

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
   Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





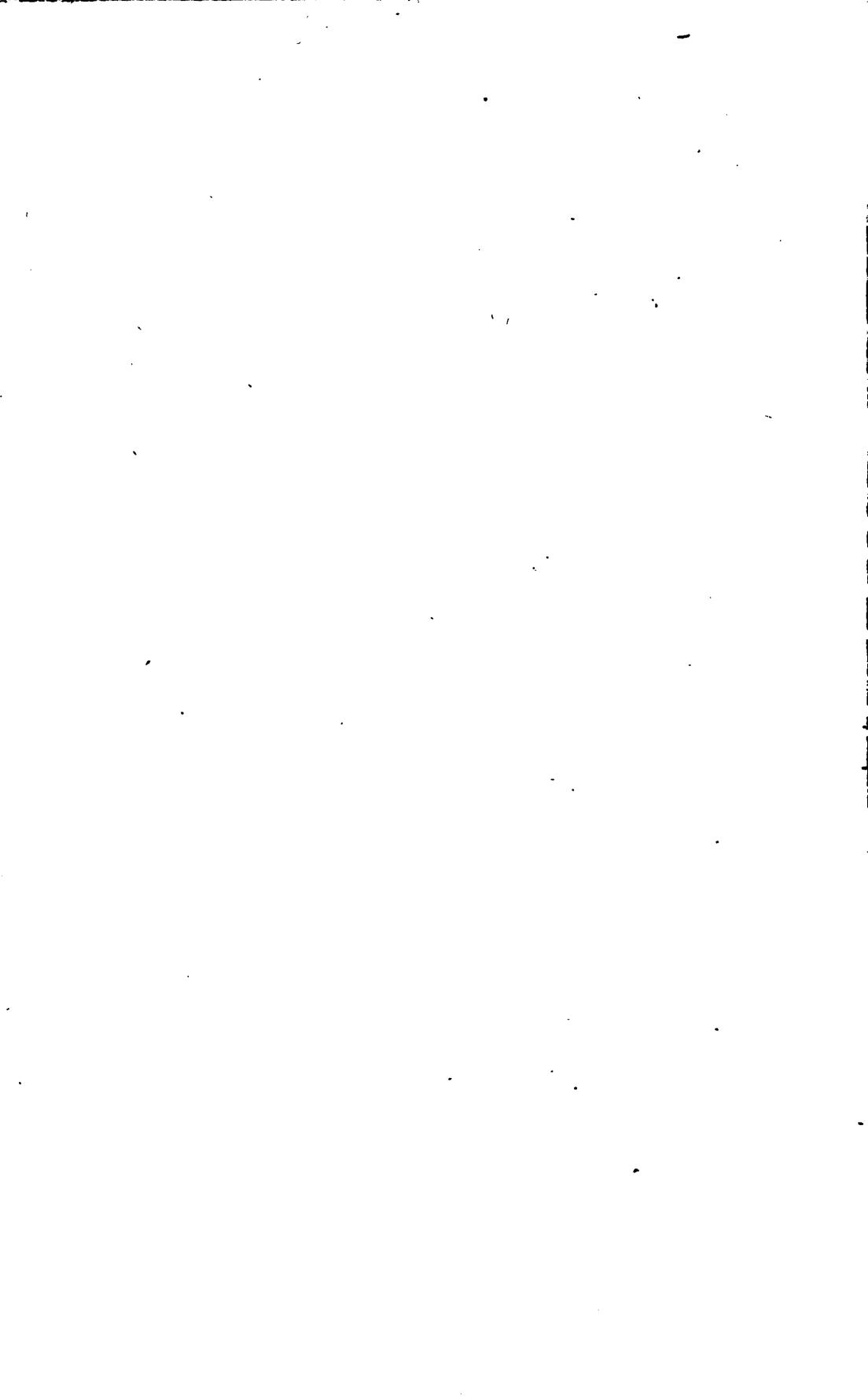

# **ЗСТНИКЪ**

# Р О П Ы

њій годъ. — томъ II.



# ГНИКЪ

69-1 - 466

# $0~\Pi~\mathrm{M}$

РНАЛЪ

ГИКИ - ЛИТЕРАТУРЫ

адцатый томъ

тый годъ

M & II

европы": галерная, 20.

на Васильевскомъ Острову, 2-я линія, на Вас. Остр., Академ. переулокъ, № 7.

> САНКТИЕТЕРБУРГЪ 1885

PSlav 176.25 Stav 30.2

(1015)

### лътъ переписки

СР

### РГЕНЕВЫМЪ.

1856 - 1862

годъ появленія "Рудина" — съ чёмъ связыни самого автора — начинаются и частыя отницу <sup>1</sup>). Съ перемёной царствованія настуі русскихъ путешественниковъ, которые выаспортныхъ стёсненій при отъёздё, считаві для благоденствія и устойчивости порядка, времени, многими повторяєтся и теперь. Оті добываніи паспорта, объявленная въ эпоху ндра ІІ, не могла касаться вполив Турге-

нашихъ читателей за продолжительный перерывъ въ разваго нашего очерка: "Молодость Тургенева", въ "Въсти.

Причния замедленія заключалась въ томъ, что навъ уполномочиль меня письменно, въ случай своей конку и взять изъ нея то, что мий будеть пригодно, а на Віардо, сділавшался законной наслідницей всего, имаго имущества, изъявила готовность исполнить волю на остановлена процессомъ, возникшимъ между нею и покойнаго, по поводу того же самаго наслідства. Такъ ний французскими судами въ пользу г-жи Віардо, то весьма важными документами частной переписки Турприступить въ ділу, результатомъ чего и являются эти нева: онъ состояль еще подъ присмотромъ полиціи, и для него требовалось соблюденіе старыхъ порядковъ ходатайства и особаго разръшенія. Много помогъ ему выпутаться изъ хлопотъ егермейстеръ Иванъ Матвъевичъ Толстой (впослъдствіи, графъ) своимъ вліяніемъ. Человъкъ этотъ оказывалъ несомнънные знаки личнаго расположенія и вниманія къ Тургеневу, сопровождаемые однако по временамъ выговорами и замѣчаніями, когда послъдній слишкомъ легко и свободно относился къ его словамъ и наставленіямъ. Такъ, однажды, приглашенный И. М. Толстымъ на охоту и давъ ему слово, Тургеневъ не почелъ за нужное обременять себя исполненіемъ объщанія, и на другой же день получилъ отъ Толстого записку съ замѣчаніемъ, что поступокъ этотъ имѣетъ видъ и характеръ грубой неучтивости, которая, можетъ статься, и находится въ привычкахъ автора, но которую не слѣдуетъ прилагать ко всякому.

Около того же времени, мы имѣемъ первое письмо Тургенева съ дороги. Онъ внезапно уѣхалъ въ Москву изъ Петербурга, вызванный издателемъ "Русскаго Вѣстника", г. Катковымъ. Письмо это довольно любопытно. Оно рисуетъ начало большой распри между писателемъ и журналистомъ, не упраздненной и смертію одного изъ нихъ.

"Москва, 16 января 1856 г.—Любезный П. В. Я прі**ѣхалъ** сюда, хотя не съ бронхитомъ, однако съ разстроенной грудьюи поселился у милъйшаго И. И. Маслова, въ удъльной конторъ, на Пречистенскомъ бульваръ. Но оказывается, что я могъ еще съ недълю оставаться въ Петербургъ, потому что г-нъ редакторъ "Русскаго Въстника", вытребовавшій мою повъсть 6-ть недъль тому назадъ, не отвъчавшій ни слова на мои четыре письма, даже на последнее письмо, въ которомъ и извещаль его о моемъ отъезде и спращиваль о положеніи этого набора-вельль мнь вчера сказать, что моя рукопись только въ будущую середу поступить ко мнъ въ корректуръ. Вотъ какъ слъдуетъ учить сотрудниковъ, чтобы они не забывались: Некрасовъ и Краевскій никогда не достигали такой олимпійской высоты неделикатности, не заставляли больного человъка скакать за 600 верстъ и т. д. По дъломъ мнъ! По слухамъ, повъсть моя признана редакціей "Русскаго Въстника" "образчикомъ нельной бездарности". Въ такомъ случав кажется было бы лучшее-возвратить ее автору. А впрочемъ, все это пустяки".

Извъстно, что большая часть крупныхъ ссоръ начиналась съ подобныхъ же пустяковъ. Дъло, однако же, на этотъ разъ уладилось.

Нельзя же было предположить, что редакція такого органа, какимъ быль тогда "Рус. Въстникъ", обозвала прелестный разсказъ Тургенева: "Фаусть", — ибо о немъ идетъ дѣло, — образчикомъ бездарности, а между темъ неверный и преувеличенный слухъ объ этомъ отзыве, если не породиль, то укръпиль раздражение автора. Возвратясь въ Петербургъ, такъ какъ болве 10 дней онъ не располагалъ быть въ отсутствін, и извъстивъ о томъ г. Каткова, Тургеневъ бросилъ корректуру, прибавляя въ томъ же вышеприведенномъ письмъ: лусть они распоряжаются, какъ имъ угодно!" Въ Петербургъ онъ отдалъ свой разсказъ въ "Современникъ", гдв тотъ и появился въ 10-й книжкъ журнала: "Фаустъ, разсказъ въ 9-ти письмахъ" ("Совр." 10-я книжка 1856). Но и этого мало. Въ объявленіи объ изданіи журнала въ следующемъ 1857 году, редакторы "Современника" извъщали, что четыре первоклассныхъ литератора, во избъжание неудобствъ конкурренции, согласились печатать свои произведенія исключительно въ журналѣ "Современникъ". Имена этихъ четырехъ исключительныхъ сотрудниковъ дъйствительно явились съ 1-го № журнала на 1857 на его обложкѣ: это были Д. В. Григоровичъ, А. Н. Островскій, гр. Л. Н. Толстой и И. С. Тургеневъ. Конвенція продолжалась, однако, не долго, и одинъ шутникъ, подозръвавшій ея происхожденіе, конечно, имълъ право сказать, что на порогв "Современника" возвышаются четыре загадочные и молчаливые сфинкса. Она была нарушена въ следующемъ же 1858 г. одною изъ сторонъ. Тургеневъ именно послаль тогда письмо изъ-за границы въ "Атеней", затъмъ въ 1859 г. напечаталъ "Объдъ въ обществъ англійскаго литературнаго фонда" въ "Библіотекѣ для чтенія", а въ 1860 г. предоставиль тому же "Русскому Въстнику", съ которымъ такъ недавно поссорился, третью, соціальную свою пов'єсть: "Наканунів".

"Русскій Вѣстникъ" отвѣчалъ на объявленіе - манифестъ "Современника" — чрезвычайно вѣжливо и уклончиво; сваливая вину непоявленія въ его журналѣ повѣсти — "Призраки" (это "Фаустъ" въ "Современникѣ"), на медленность и задержки въ корректурныхъ исправленіяхъ со стороны самого автора ея и прибавляя, что и онъ, съ своей стороны, отказывается отъ сотрудничества людей, готовыхъ смущаться всякими случайностями и затрудненіями изданія и строить на нихъ далекія и несправедливыя соображенія.

Возвращеніе Тургенева въ Петербургъ пришлось, какъ разъ, къ появленію первой части Рудина въ запоздавшей январьской книжкъ "Современника" 1856 г. Вторая часть напечатана была въ слѣдующей книжкъ. Здѣсь будетъ умѣстно привести любопытное примѣчаніе, встрѣченное нами въ черновой тетради Тургенева, содер-

жащей Рудина. Повъсть была первоначально озаглавлена: "Геніальная натура", что потомъ было зачеркнуто, и вмъсто этого рукой Тургенева начертано просто-Рудинъ. Затемъ оказывается, что романъ созданъ и написанъ въ 1855 г. въ деревнъ и притомъ въ весьма короткій срокъ—7 неділь. Примічаніе гласить именно: "Рудинъ. Начатъ 5 іюня 1855 г., въ воскресенье, въ Спасскомъ; конченъ 24 іюля 1855 въ воскресенье, тамъ же, въ 7 недъль. Напечатанъ съ большими прибавленіями въ январ. и февр. книжкахъ "Современника" 1856 г." Между прочимъ, замътка эта подтверждаетъ опасенія последняго редактора сочиненій Тургенева (посмертное изданіе), колебавшагося зачислять произведенія нашего автора по годамъ ихъ появленія въ печати, такъ какъ онъ полагалъ основательно, что некоторыя изъ нихъ могли быть написаны имъ ранве ихъ опубликованія. Но для приложенія хронологической системы къ изданію никакого другого средства не оставалось. Выслушавъ всв разнообразные толки о своемъ Рудинъ, между которыми къ восторженнымъ отзывамъ примъщивались уже и обидныя подозрънія въ недоброжелательствъ къ лицу, скрывавшемуся подъ именемъ Рудина, Тургеневъ въ августв 1856 г. вызхаль въ Парижъ. Это было первое его путешествіе послъ ареста.

Всю зиму 1856—57 года не было о немъ ни слуха, ни духа, и только 24 октября 1857 получено было отъ него первое извъстіе, пущенное имъ 5 октября (23 сентября стараго стиля). Письмо носило штемпель: "Rosoy en Brie", и пришло изъ неизвъстнаго намъ мъста "Куртавнель", оказавшагося замкомъ, или виллой, г-жи Віардо. Тургеневъ писалъ:

"Куртавнель. 5 октяб. (23 сент.) 1857.—Милый А. На дняхъ я получиль письмо отъ Некрасова съ приложеніемъ циркуляра на изданіе альманаха для семейства Бълинскаго, но такъ какъ я недавно писалъ ему, то я предпочитаю поговорить съ вами. Прежде всего—скажите Некрасову, что я объщаю ему двъ статьи—повъсть или разсказъ, и воспоминанія о Б-мъ. Я глазамъ не върю—неужели позволили наконецъ альманахъ съ именемъ Бълинскаго на заглавномъ листъ и съ отзывами о немъ! Какъ бы то ни было—я съ восторгомъ впрягаюсь въ эту карету и буду везти изъ всъхъ силъ.

"Что же касается до моего внезапнаго путешествія въ Римъ 1),

<sup>1)</sup> Я не могь доискаться въ моихъ бумагахъ письма Тургенева о повздив его въ Италію, а такъ какъ корреспонденція моя съ нимъ вся сохранилась, то считаю письмо это такъ или иначе погибшимъ. Зима 1856—57 была чрезвычайно сурова на западъ, — дети ремесленниковъ и другихъ бедныхъ людей замерзали въ домахъ и въ колыбеляхъ своихъ.

то, поразмысливъ хорошенько дёло, вы, я надёюсь, убёдитесь сами, что для меня, послъ всъхъ моихъ треволненій и мукъ душевныхъ, послъ ужасной зимы въ Парижъ-тихая, исполненная сповойной работы зима въ Римъ, среди этой величественной и умиряющей обстановки, просто душеспасительна. Въ Петербургъ инь было бы хорошо со всеми вами, друзья мон-но о работъ нечего было бы думать; а мив теперь, послв такого долгаго бездыствія, предстоить либо бросить мою литературу совсымь и окончательно, либо попытаться: нельзя ли еще разъ возродиться духомъ? Я сперва изумился предложенію (В. П. Боткина), потомъ ухватыся за него съ жадностью, а теперь я и во сит каждую ночь вижу себя въ Римъ. Скажу безъ обиняковъ: для совершеннаго моего удовлетворенія нужно было бы ваше присутствіе въ Рим'ь; инь кажется, тогда ничего не оставалось бы желать... Вы, сволько я помню, собирались ёхать въ Римъ; что бы вамъ именно теперь исполнить это нам'вреніе? Право, подумайте-ка объ этомъ. Славно бы мы пожили вмъсть! Если вы не прівдете, я буду часто шсать вамъ и Некрасову. Я надъюсь, что болъзнь моя не схватить опять меня за шивороть; въ такомъ случав я, разумвется. буду молчать, но я надъюсь, что она не придеть снова. Прощайте, другь мой, П. В. Пришлите мн 7-й томъ Пушкина въ Римъ. Обнимаю васъ!"

Бользнь, однако, не замедлила явиться опять и оправдала нерышиюсть мою склониться на предложение Тургенева и посытить его въ Римъ. Что касается до альманаха Некрасова, то онъ не состоялся, а въ замънъ его предпринято было въ Москвъ, большой издательской конторой К. Т. Солдатенкова—полное собрание "Сочинений" Бълинскаго, которое подъ редакцией Н. Х. Кетчера и доведено было до конца благополучно. Почти встъдъ за тъмъ письмовъ Тургенева получено отъ него и другое, уже изъ Рима.

"Римъ, 31 овтяб. (12 нояб.) 1857. — Милый А. Ваше письмо меня очень обрадовало, и я надёюсь, что переписка наша оживится снова. Намъ съ вами надобно непремѣнно, хотя изрѣдка, писать другъ къ другу. Вотъ уже скоро двѣ недѣли, какъ я въ Римѣ; погода стоитъ чудесная; но болѣзнь моя опять принялась грызть меня. Это очень меня огорчаетъ, потому что еслибы не эта мервость, я бы работалъ. Я это чувствую, и даже несмотря на болѣзнь, уже кое-что сдѣлалъ. Не буду говорить вамъ о Римѣ— мало сказать не стоитъ, много—невозможно. Я знакомлюсь съ нимъ по-маленьку—спѣшить не для чего, ходилъ на вашу квартиру въ Via Felice; но уже все измѣнилось съ тѣхъ поръ, и хо-

зяинъ другой — разспрашивать было некого. Постараюсь исполнить ваше желаніе и напишу для Корша письмо, то-есть — два или три письма, не знаю, будеть ли интересно 1). "Современникъ" имъетъ право на меня сердиться; но, право же, я не виновать. Говорять, Некрасовъ опять сталъ играть... Вы воображаете, что мнъ "со всъхъ сторонъ" пишутъ! Никто мнъ не пишетъ. А потому давайте мнъ свъденій, какъ можно больше.

, Познакомился я здёсь съ живописцемъ Ивановымъ и видёлъ его картину. По глубинъ мысли, по силъ выраженія, по правдъ и честной строгости исполненія, вещь первоклассная. Не даромъ онъ положиль въ нее 25 леть своей жизни. Но есть и недостатки. Колорить вообще сухъ и резокъ, неть единства, воздуха на первомъ планъ (пейзажъ въ отдаленіи удивительный) все какъ-то пестро и жолто. Со всемъ темъ я уверенъ, что картина произведеть большое впечатление (будуть фанатики, хотя не многіе), и главное: должно надъяться, что она подасть знакъ къ противодъйствію Брюловскому марлинизму. Съ другой стороны, византійская школа князя Гагарина... Художеству еще худо на Руси. Остальные здёшніе русскіе артисты—плохи. Сорокинъ кричить, что Рафаэль дрянь и "все" дрянь, а самъ чепуху пишетъ; знаемъ мы эту поганую рассейскую замашку. Невъжество ихъ всъхъ губитъ. Ивановъ-тотъ, напротивъ, замвчательный человъкъ; оригинальный, умный, правдивый, и мыслящій, но мнв сдается, что онъ немножко тронулся: 25-лътнее одиночество взяло свое. Не забуду я (но это непременно между нами), какъ онъ, во время поездки въ Альбано, вдругъ началъ увърять Боткина и меня-весь побледнъвши и съ принужденнымъ хохотомъ-что его отравливаютъ медленнымъ ядомъ, что онъ часто не встъ и т. д. Мы очень часто съ нимъ видимся; онъ, кажется, расположенъ къ намъ.

"Вы меня хвалите за мое намъреніе прожить зиму въ Римъ. Я самъ чувствую, что эта мысль была недурная—но какъ мнъ тяжело и горько бываетъ, этого я вамъ передать не могу. Работа можетъ одна спасти меня, но если она не дастся, худо будетъ! Прошутилъ я жизнь—а теперь локтя не укусишь. Но довольно объ этомъ. Все-таки мнъ здъсь лучше, чъмъ въ Парижъ, или въ Петербургъ.

"Не знаю, писалъ ли я вамъ, что въ Парижѣ встрѣтилъ Ольгу Александровну <sup>2</sup>). Она не совсѣмъ здорова и зиму будетъ жить

<sup>1)</sup> Для "Атенея"—изданія, предпринятаго Е. Ө. Коршемъ послѣ его разрыва съ "Русск. Вѣстникомъ".

<sup>2)</sup> Ольгу Алекс. Т—ву, съ которой онъ недавно разорваль свои дружескія связи. Она вышла замужь, вскорѣ послѣ того, на С.

въ Ниццъ. Здъсь изъ русскихъ пока никого нътъ: ждутъ Чер-касскихъ.

"Боже васъ сохрани—не прислать мить 7-го тома Пушкина, переписку Станкевича и ваше письмо о Гоголъ. Справьтесь у Некрасова и Колбасиныхъ, какъ сюда пересылались книги—и такъ и поступайте.

Со вчерашняго дня сталъ дуть tramontano—а то такая теплынь стояла, что сказать нельзя. Третьяго-дня мы съ Боткинымъ провели удивительный день въ villa Pamfili. Природа здёшняя очаровательно величава—и нёжна, и женственна въ то же время. Я влюбленъ въ вёчно зеленые дубы, зончатыя пиніи и отдалення, блібдно-голубыя горы. Увы! я могу только сочувствовать красоті жизни—жить самому мні уже нельзя. Темный покровъ упаль на меня и обвиль меня; не стряхнуть мні его съ плечь долой. Стараюсь, однако, не пускать эту копоть въ то, что я дёлаю; а то кому оно будеть нужно? Да и самому мні оно будеть противно.

"Боткинъ здоровъ; я съ нимъ ежедневно вижусь, но я не живу съ нимъ. Въ его характерѣ есть какая-то старческая раздражительность—эпикуреецъ въ немъ то-и-дѣло пищитъ и киснетъ; очень ужъ онъ заразился художествомъ.

"Напишите мить все, что узнаете, услышите о Толстомъ и его сестръ. Я не думаю, чтобы вамъ понравилось его послъднее про-изведеніе, но у него есть другія, хорошія вещи. Онъ васъ очень любить <sup>1</sup>).

"Познакомились ли вы съ графиней Ламберть? Она этого желала, и я вамъ совътую. Я опять напишу ей письмо черезъ ваше посредничество. На этотъ разъ войдите къ ней.

"Ну воть—переписка благополучно возобновлена; смотрите же, чтобы она не прекратилась. Поклонитесь всёмъ друзьямъ, а вамъ я крѣпко жму руку. Читали ли вы "Исторію Рима" Момзена? Я ею здѣсь упиваюсь. Весь вашъ И. Т.

"Р. S. Напишите миъ досконально: Базуновъ не пострадалъ

<sup>1)</sup> О семействъ гр. Л. Н. Толстого, Тургеневъ всегда отзывался восторженно, не исключая и времени его непродолжительной размолвки съ нимъ, о чемъ рѣчь еще виереди. Сестру гр. Толстого, по мужу тоже Толстую, онъ называлъ умной, понимающей все кругомъ себя и обнаруживающей свое пониманіе только при случать. О братт Толстого, молодомъ человъкт, умершемъ въ чахоткт въ 1860 году за границей, въ Гіерт, онъ говорилъ не иначе, какъ съ умиленіемъ. Не помию впечатлтнія, произведеннаго на меня слабымъ произведеніемъ Л. П. Толстого, да и кто бы могъ сохранить память о неудачныхъ произведеніяхъ, послт поздитимхъ образцовыхъ сохранить память о неудачныхъ произведеніяхъ, послт поздитимхъ образцовыхъ сохраній его и послт колоссальной эпопен его: "Война и миръ".

отъ моихъ повъстей? Если нътъ, мое самолюбіе было бы нъ-сколько успокоено".

Вопрось о Базуновъ относится къ первому отдъльному изданію "повъстей" Тургенева, порученному мнъ и проданному мною въ Москвъ совсъмъ готовымъ и отпечатаннымъ въ чистъ 5,000 экземпляровъ старому и уже давно покойному книгопродавцу Базунову за 7,500 р. с. Изданіе представляло три небольшихъ томика, которые тогда и составляли весь литературный багажъ Тургенева. Въ немъ еще не обръталась ни одна изъ соціальныхъ его повъстей, доставившихъ ему позже славу художественнаго комментатора своей эпохи. По условію, полученная отъ Базунова сумма была раздълена на 3 равныя части, и одна изъ нихъ вручена автору, другая покрыла издержки печатанія, третья осталась у продавца.

Оба письма изъ Италіи, несмотря на живое описаніе красоть Рима и сочувственное отношение къ въковъчному городу, носили еще на себъ меланхолическій оттынокъ, въ предчувствін приближающейся къ автору болёзни; но никто изъ знавшихъ о письмѣ не обратилъ на это никакого вниманія. Мы уже привыкли къ жалобамъ Тургенева на ожидающую его судьбу, которая никогда не приходила. Впоследствіи это разъяснилось больше. Уже съ 1857 г. Тургеневъ сталъ думать о смерти и развивалъ эту думу въ теченіе 26 леть до 1883, когда смерть действительно пришла, оставаясь самъ есе время, съ малыми перерывами, совершенно бодрымъ и здоровымъ. Болъзнь, на которую онъ преимущественно жаловался — ствсненіе въ нижней части живота, онъ принималъ за каменную, которая свела въ гробъ и отца его. Съ теченіемъ времени она миновала окончательно, не оставивъ послъ себя и слъда. За тъмъ-кромъ бронхитовъ и простудныхъ воспаленій горла-наступила эпоха ужасовь передъ холерой, когда онъ не пропускалъ почти ни одной значительной аптеки въ Москвъ, Петербургъ, Парижъ и Лондонъ, чтобы не потребовать у нихъ желудочныхъ капель и укрвиляющихъ лепешекъ. Случалось, что при разстройствъ пищеваренія онъ ложился въ постель являль себя потеряннымъ человъкомъ: достаточно было нъсколько ободрительныхъ словъ врача, чтобъ поднять его опять на ноги. По дъйствію неустанно работавшаго воображенія, ему мерещились исключительныя бъдствія—онъ считаль себя то укушеннымъ бъщеной собакой, то отравленнымъ, и самъ смъялся надъ собой, когда припадокъ его проходилъ, оставляя ему въ наследство некоторую жизненную робость. Такъ онъ не любилъ останавливаться въ многолюдныхъ отеляхъ, а искалъ помъщенія у старыхъ

пріятелей. Много разъ видели мы его изнемогающимъ подъ мучительными припадками подагры, которой онъ быль подверженъ-и долго думали, что это единственная серьезная бользнь его. Уединеніе, создаваемое недугомъ, онъ употребляль на чтеніе популярныхъ медицинскихъ сочиненій и пріобрѣлъ столько познаній въ медицинъ, что, по слову Гейне, всегда могъ отравить себя, но онь желаль только знать страданія человічества, а слушался единственно докторовъ, и по временамъ, болъе чъмъ нужно было, эмпириковъ. Умеръ же онъ, посреди невыразимыхъ мученій, оть бользни, приведшей въ тупикъ знаменитьйшихъ врачей Парижа, недоумъвавшихъ, противъ чего имъ слъдовало бороться, нменно, отъ раковаго воспаленія въ спинной кости, пожравшаго у него три позвонка, хотя это была не новость для насъ: въ эпоху Пушкинскаго юбилея въ Москвъ мы были свидътелями, что каждий вечеръ онъ заставляль бить себя по обнаженной спинъ, стальными щетками, подозрѣвая, что тамъ накопился у него, по его словамъ, какой-то злой матеріалъ, и оставаясь днемъ ликующимъ и готовымъ на всъ труды великаго литературнаго празд-HHRA.

Что касается до его сужденій о русскомъ искусствъ и русскихъ художникахъ въ Римъ, то мы оставляемъ это на памяти гритика, если не на ответственности его, ибо отвечать онъ уже не можеть. Въ низкой оценке Брюлова, онъ совершенно сходился съ обычнымъ своимъ возражателемъ, В. В. Стасовымъ, который очень горячо и остроумно отстаиваль передъ нимъ право русскихъ живописцевъ не уважать Рафаэля и италіянскихъ идеамстовъ XVI стольтія, такъ какъ люди эти и утвердили нашу академію худож'єствъ въ томъ мнівній, что съ ними кончается свъть и за ними нъть ничего. По Стасову, отрицание Рафаэля было первымъ симптомомъ развитія искусства въ Россіи и пробужденія въ русскихъ художникахъ сознанія о необходимости самостоятельной деятельности и объ отыскании новыхъ современныхъ идеаловъ и предметовъ для воспроизведенія ихъ посредствомъ искусства. Относительно презрительной оценки Брюлова оба противника его совершенно выпускали изъ вида смѣлый выборъ томъ и замечательную виртуозность при ихъ исполнении у художшка-качества, которыя и сдёлали его имя необычайно популярнить въ средъ соотечественниковъ. Несмотря на суровый криговоръ Ивана Сергвевича: "плохо искусству въ Россіи", оно незаметно шло впередъ. Утомленное идеализмомъ безъ содержанія, на которое присуждала его академическая практика, оно тихо, но постоянно высвобождалось оть нея. Знамя Брюлова, подъ

которымъ оно шло на встрѣчу запросамъ академіи, было знаменемъ реформъ и прогресса. — Мѣсяцъ спустя послѣ послѣдняго письма получена была отписка Тургенева изъ Рима, въ которой нападки на Брюлова еще усилились.

"Римъ 1 (13) декабря 1857.—Любезнъйшій П. В. Ваше умное какъ день письмо получено мною вчера — я спъщу отвъчать вамъ; чтобы не сбиться и все сказать, что следуеть и на своемъ мъсть, разобью мое письмо на пункты. 1) Литература. Въроятно, вы, по получении этого письма, уже будете знать, что я нарушиль мое молчаніе, т.-е. написаль небольшую повъсть, которая вчера отправлена въ "Современникъ". Я, и Панаева, и Колбасина, просиль о томъ, чтобы до напечатанія повъсть эта была прочтена вами и напечаталась не иначе какъ съ вашего одобренія. Не стану вамъ говорить о ней-лучше я постушаю, что вы о ней скажете. Въ ней решительно неть ничего общаго съ современной пряной литературой — а потому она, пожалуй, покажется fâde. Повъсть эту я окончилъ здъсь. Я чувствую, что я здёсь могъ бы работать... (см. ниже пункть: Жалобы на судьбу). Кончивши эту работу, я заскль за письмо Коршу, которое оказывается затруднительнее, чемь я предполагаль. Впрочемъ, непремънно одолью всъ затрудненія—и дней черезъ 5 или 6 надъюсь выслать это письмо на ваше имя. 2) Жалобы на судьбу. Если здоровье вообще нужно человъку, то въ особенности оно нужно ему тогда, когда онъ подходить къ годамъ, т.-е. во время самой сильной его дъятельности. Подъ старость бользнь дъло обычное, въ пору молодости-интересное. Какъ же мив не пенять на судьбу, наградившую меня такимъ мерзкимъ недугомъ, что, по милости его, я превращаюсь въ Въчнаго Жида. Вы изъ одного слова поймете мое горе: послѣ 2-хъ мъсячной борьбы я съ сокрушеннымъ сердцемъ принужденъ оставить милый Римъ и тхать чорть знаеть куда-въ поганую Въну совътоваться съ Зигмундомъ. Здъшній климать развиль мою невралгію до невъроятности, и докторъ меня самъ отсюда прогоняеть. — Ну, скажите — не горько это? Не гадко? Я всячески оттягиваю и откладываю день отъезда — но больше месяца отъ нынъшняго числа я не проживу здёсь. Вёдь надобно же, чтобы ко мнъ привязалась такая небывалая бользнь. Повърьте-никакія ретроспективныя соображенія туть не утішать. Однако, если вы будете отвъчать мнъ тотчасъ (а это было бы очень мило съ вашей стороны, потому что мнъ хочется поскоръе узнать ваше мнъніє о моей повъсти)--пишите еще пока въ Римъ. 3) Римъ. Римъ --

прелесть и прелесть. Зная, что я скоро разстанусь съ нимъ-я еще болъе полюбилъ его. Ни въ какомъ городъ вы не имъете этого постоянинаго чувства-что Великое, Прекрасное, Значительное-близко, подъ рукою-постоянно окружаеть васъ, и что слъдовательно, вамъ, во всякое время, возможно войти въ святилище. Отгого вдъсь и работается вкуснъе, и уединение не тяготить. — И нотомъ этоть дивный воздухъ и свътъ! Прибавьте къ этому, что нынешній годъ феноменальный: каждый день совершается такой-то свётлый праздникъ на небё и на землё; каждое утро, какъ только я просышаюсь, голубое сіяніе улыбается мнв въ окна. Мы много разъезжаемъ съ Боткинымъ. Вчера, напримеръ, забрались мы въ Villa Madama — полуразрушенное и заброшенное строеніе, выведенное по рисункамъ Рафаэля. Что за прелесть эта вилла-описать невозможно: удивительный видь на Римь-и vestibule такой вящный, богатый, сіяющій весь безсмертной Рафаэлевской прелестью-что хочется на коленки стать. Черезъ несколько леть все рухнеть-иныя ствны едва держатся-но подъ этимъ небомъ самое запуствніе носить печать изящества и граціи; здівсь понимаешь смысль стиха: "Печаль моя свътла". — Одинокій, звучно журчавшій фонтань чуть не до слезь меня тронуль. Душа-возвышается отъ такихъ созерцаній-и чище, и ніжнье звучать въ ней художественныя струны.

"Кстати, я здёсь имель страшныя "при" съ русскими художниками. Представьте, всв они (почти безъ исключенія—я, разумъется, не говорю объ Ивановъ), какъ за языкъ повъщенные, безсмисленно лепечуть одно имя: Брюдловъ, а всёхъ остальныхъ живописцевъ, начиная съ Рафаэля, не обинуясь, называють дураками. Здесь есть какой-то Железновъ (я его не видаль), который всему этому злу корень и матка. Я объявиль имъ наконецъ, что художество у насъ начнется только тогда, когда Брюлловъ будеть убить, какъ быль убить Марлинскій: delenda est Carthago, delendus Brulovius. Брюлловъ-этоть фразёрь безъ всякаго идеала въ душв, этотъ барабанъ, этотъ холодный и крикливый риторъсталь идоломь, знаменемь нашихъ живописцевъ! Надобно и то сказать, таланта въ нихъ собственно ни въ комъ нътъ. Они хорошіе рисовальщики, т.-е. знають грамматику—и больше ничего. Въ одномъ только изъ нихъ, Худяковъ, есть что-то живое; но онь, къ сожаленію, необразованъ (онъ изъ дворовыхъ людей), а умень и не рабъ-не ленивый и самонаделнный рабъ духомъ, вакъ другіе, хотя и онъ молится Брюллову.

"Удивили вы меня извъстіемъ о лъсныхъ затъяхъ Толстого! Воть человъкъ! съ отличными ногами непремънно хочеть ходить

на головѣ. Онъ недавно писалъ Боткину письмо, въ которомъ говоритъ: "Я очень радъ, что не послушался Тургенева, не сдѣлался только литераторомъ". Въ отвѣтъ на это я у него спрашивалъ—чтоже онъ такое: офицеръ, помѣщикъ и т. д.? Оказывается, что онъ лѣсоводъ. Боюсь я только, какъ бы онъ этими прыжками не вывихнулъ хребта своему таланту; въ его швейцарской повѣсти уже замѣтна сильная кривизна. Очень бы это было жаль—но я все-таки еще крѣпко надѣюсь на его здоровую природу. Resumé: а) напишите мнѣ тотчасъ мнѣніе объ Асѣ сюда; b) высылайте сюда же Пушкина, Гоголя непремѣнно; с) я вамъ черезъ недѣлю пошлю письмо Коршу; d) любите меня, какъ я васъ люблю. Боткинъ благодаритъ и кланяется вамъ. И. Т.

Какъ ни откладывалъ Тургеневъ свой выёздъ изъ Рима, сперва на мъсяцъ, а потомъ на 1 (13) марта 1858 (въ январъ 1858 г. онъ еще быль на мъсть), но только 9 апръля успъль свидъться съ докторомъ Зигмундомъ въ Вѣнѣ. Вообще онъ медленно отрывался отъ насиженнаго мъста, и никогда нельзя было върить срокамъ, назначеннымъ имъ для своего выбзда. Зато онъ не останавливался отдыхать на дорогъ и пролеталь большія разстоянія, не выходя изъ вагона, даже и въ припадкахъ одной изъ своихъ бользней. Нужно еще удивляться, что онъ такъ скоро разорваль свои связи съ Римомъ. Кромъ недуга, игравшаго туть, конечно, важную роль, но подъ конецъ уже и ослабъвшаго, какъ увидимъ, -туть была еще причина психическая. Тургеневь не могь быть жильцомъ Италіи, какъ ни любилъ ее. Онъ представляль изъ себя европейски-культурнаго человъка, которому нуженъ быль шумъ и говоръ большого, политически развитого центра цивилизаціи, интересныя знакомства, неожиданныя встречи, пренія о задачахъ настоящей минуты — даже анекдоты и говоръ толпы, конечно, не ради ихъ содержанія, а ради того, что они отражають настроеніе людей, ихъ создавшихъ или повторяющихъ, и рисують столько же ихъ самихъ, сколько и тъхъ, которые сдълались предметомъ ихъ злословія. Чуткость Тургенева къ красотамъ природы, къ памятникамъ искусства, къ остаткамъ древняго величія-не подлежить сомненію; свидетельствомь тому можеть служить толькочто приведенное письмо: въ немъ есть описанія высоко-поэтическаго характера и върности, почти фотографической. Ему недоставало только мужества заключиться въ себъ самонъ и довольствоваться анализомъ великихъ ощущеній и мыслей, навъваемыхъ Италіей. Этой ціной только и покупалось право жить въ Италіи и репутація мудрости, полученная нівсоторыми лицами, сділавшими себ'є удёлъ изъ блаженнаго созерцанія. Но въ натур'є Тургенева не было пищи и элементовъ для долгой поддержки созерцанія: онъ искалъ событій, живыхъ лицъ, волнъ и разбросанности дъйствительнаго, работающаго, борящагося существованія. Правда, въ 1848 г., въ эпоху "resorginato" пульсъ умственный и общественной жизни въ Италіи бился сильнѣе прежняго, но обжать изъ Франціи (Тургеневъ находился тогда въ Парижѣ), которая давала тонъ всему европейскому движенію, было бы нетъпостью, кромѣ развѣ съ спеціально-агитаторскими цѣлями, а Тургеневъ, что бы ни говорили нынѣшніе клеветники поэта, агитаторомъ никогда не былъ, да по развитію своему и не могь икъ быть. Замѣчательно, что съ 1858 года онъ уже болѣе никогда не возвращался въ любимый имъ Римъ, въ превозносимую и ихъ Италію.

Самъ Л. Н. Толстой распустиль тогда слухъ о томъ, будто онъ предполагаеть заняться лесоразведеніемь въ южной Россіи. Я передаваль только его слова, когда сообщаль Тургеневу такой слухъ. Гораздо важнее этого обстоятельства, которое могло бы сдёлаться очень важнымъ предпріятіемъ, еслибы не возникло оно у Толстого изъ страннаго отвращенія къ писательству, къ роли, играемой у насъ авторами, важнее, говорю, другое явленіе: усиленное безпокойство Тургенева объ участи своего прелестнаго разсказа "Ася". Трудно сказать, что заставляло его домогаться съ настойчивостью отзывовь о такой малой вещиць, какь "Ася". Въроятнъе всего предполагать, что основа "Аси" взята изъ біографическаго факта, дорогого почему-то самому автору. Онъ боялся, что слабая передача его уничтожить или извратить его значение. Я усповоиль его, передавь ему мивніе многихь его почитателей, что недостатовъ "Аси" завлючается въ одномъ. Такая поэтическая и витесть реальная характеристика героини, нечасто встръчающаяся и въ болбе богатыхъ литературахъ, чемъ наша, заслуживала бы большаго развитія, рамки, наприм'връ, романа, которую она совершенно наполнила бы собою. Тургеневъ остался доволенъ отзывомъ, какъ это видно и изъ последняго письма его въ Риме, которое теперь и приводимъ здёсь.

"Римъ. 19 (31) января 1858. — Я виновать передъ вами, какъ нельзя болѣе—не отвѣчалъ на ваше письмо отъ 21-го декабря и не переписалъ совсѣмъ конченныя два письма (№ 2 и 3) для Корша. Съ нынѣшняго дня засѣлъ я за эту работу, и черезъ 4 или 5 дней они отправятся къ вамъ. Мысль, что первое письмо вамъ понравилось, меня ободряетъ и развязываетъ руки. Я не хочу только откладывать отвёть мой на ваше письмо, оть 8-го января. Причины моего замедленія были двоякія: нёкоторыя разсённія и довольно серьёзная и для меня не совсёмъ привычная работа, о которой я поговорю съ вами лично, и которая касается вопроса, занимающаго теперь всю Россію 1). Очень вамъ благодаренъ за доставленныя св'ёденія и проч. Въ вашихъ письмахъ нашъ братъ, живущій въ отдаленіи, щупаетъ пульсъ своей страны и общества.

"Отзывъ вашъ объ "Асъ" меня очень радуетъ. Я написалъ эту маленькую вещь — только-что спасшись на берегъ — пока сушилъ "ризу влажную мою" — а потому я бы вовсе не удивился, еслибъ моя первая — послъ долгаго перерыва — работа не удалась. — Оказывается, что она вышла изрядная — и я искренно этому радуюсь.

"Разсвянія, о которыхъ я упомянуль выше, состоять во множествъ новыхъ знакомствъ. Изъ нихъ упомяну великую княгиню Елену Павловну, съ которой я уже имълъ нъсколько длинныхъ разговоровъ. Она женщина умная, очень любопытствующая и умъющая разспрашивать и — не стъснять; на концъ каждаго ея слова сидить какъ бы штопоръ-и она все пробки изъ васъ таскаетъ: оно лестно, но подъ конецъ немного утомительно. Сошелся я очень близко съ кн. Черкасскимъ (Владиміромъ) и его женой; очень они милые, живые люди. Видаю часто князя Д. Оболенскаго, г-жу Смирнову... иногда Бакуниныхъ, также Ростовцева, сына Іакова. Трудно выразить, что это за милый, симпатическій, честный и откровенный человъкъ. Изъ художниковъ, послъ Иванова, самый пріятный, Сорокинъ, какъ человінь; таланта у него, къ сожаленію, неть. Изо всёхъ здёшнихъ художниковъ талантъ есть только у одного Худякова, но самъ онъ... необразованъ, завистливъ и надутъ. Молодой живописецъ Никитинъ сдёлалъ мой акварельный портреть; всё находять его чрезвычайно схожимъ.

"Извъстія объ объдъ въ Москвъ и т. д. меня радують <sup>3</sup>) и въ то же время нъсколько пугають. Я не думаю, чтобы теперь такое время, когда нужно шумъть. Вы прочтете въ Nord не-

<sup>1)</sup> Дѣло шло о проектѣ народнаго образованія и обученія черезъ посредство имущихъ и развитыхъ классовъ общества. О проектѣ этомъ будемъ говорить сейчась же, а теперь скажемъ, что онъ не удался и не былъ приведенъ въ исполненіе, даже не поступалъ на утвержденіе подлежащаго начальства, какъ требовалось по закону.

<sup>2)</sup> Это юбилейный объдъ московскаго университета, праздновавшаго стольтіе своего основанія. Мив не случилось встрітить въ Le Nord письма Тургенева, да оно не попало ни въ одинъ изъ извістныхъ и очень подробныхъ библіографическихъ перечней его сочиненій. См. "Историческій Вістникъ" 1884 г.

большое письмо, написанное мною въ отвъть на статью, помъщенную объ этомъ объдъ; тамъ была несправедливая выходка противъ славянофиловъ — какъ будто они не желають освобожденія крестьянъ, между тъмъ, какъ они-то больше всъхъ и хлопотали о немъ. Я въ этомъ письмъ заступаюсь за нихъ съ этой только гочки зрънія. Я это сдълалъ въ угоду Черкасскому, письмо котораго не было бы принято. Впрочемъ, и мое, пожалуй, не примутъ.

"Пушкина (т.-е. изданія) еще нёть здёсь. Гг. "Современники" также не выслали свой декабрьскій номерь. О свадьбів Ол. Алекс. ничего не слыхаль. Она въ Ницців, и здоровье ея хорошо. Жаль мнів очень бівднаго Дружинина. Боткинь только на-дняхъ получиль шисьмо отъ него (оно провалялось мівсяца два на почтів) и тотчась отвівчаль ему.—Наружность Дружинина мнів весьма не почравилась уже въ Занцигів. Знаете ли—мнів почему-то кажется, что у него должень быть diabète sucré (моча съ сахаромъ)—весьма бистро изнуряющая и опасная болівзнь. Нельзя ли шепнуть объ этомъ Шипулинскому? "Иногда и слівпая свинья набредеть на жолудь", гласить нівмецкая пословица— и, можеть быть, моя мысль—справедлива.

"Погода у насъ здёсь стоить чрезвычайно ясная и холодная. Говорять, въ Венеціи выпаль сильный снёгь и лагуны замеряли. Боятся, какъ бы въ карнаваль не пошли дожди. Здоровье мое, если не хорошо, то, по крайней мёрё, удовлетворительно. Мученій нёть, а ужъ отъ malais'а я и не надёюсь отдёлаться.

"Ждите двухъ большихъ пакетовъ черезъ нъсколько дней. Да непремънно вышлите сюда "Атеней." Если увидите Д. Колбасина, напомните ему, что я жду отъ него отвъта на нъкоторые мои запросы. Пишите мнъ пока въ Римъ—розте restante. Я отсюда окончательно вытъжаю только 1 (13) марта. Жму вамъ дружески руку и остаюсь—И. Т.

"Р. S. Поклонитесь отъ меня кн. Вязем., да сходите, наконецъ, къ графинъ Ламб. и попросите ее написать мнъ свое мнъніе объ "Асъ" — нужды нътъ, выгодное или невыгодное".

Въ 1858 г. предпринялъ и я поёздку въ Европу, послё десятильтняго безвыезднаго пребыванія въ Россіи. Любопытно было узнать новые порядки, воцарившіеся на Западё въ теченіе этого времени. Перемёнъ и нравственныхъ, и матеріальныхъ, было много. За исключеніемъ Берлина, гдё строительная горячка началась только съ франко-прусской войны 1870 г., старые города

Европы, какъ Парижъ, Вѣна, Дрезденъ, сдѣлались почти неузнаваемы. Стремленіе къ роскоши существовало и до второй имперіи, поддерживаемое громаднымъ торговымъ производствомъ и обогащеніемъ буржуазіи; но съ Наполеона ІІІ—оно забыло всѣ приличія. Повсюду возникали великольпныя, какъ общественныя, такъ и частныя зданія, опрокидывались памятники старины, уничтожались историческіе дома и улицы; по прим'тру Парижа, каждая столица, каждый значительный пункть населенія (за исключеніемъ, повторяемъ, Берлина, остававшагося до порывремени старымъ и грязнымъ городомъ) какъ бы решились отделаться отъ своего прошлаго, смыть съ себя последние остатки средне-въкового быта и начать для себя новую эру существованія со вчерашняго дня. Одобреніе со стороны многочисленныхъ рабочихъ и мъщанъ, заинтересованныхъ въ постройкахъ, поддерживало общее одушевленіе; но когда наступиль кризись, капиталы скрылись въ банкирскихъ конторахъ, а фабричное производство, превзошедшее потребности рынковъ и населенія, остановилось; — явились для всъхъ, —предпринимателей и исполнителей, —разочарование и нищета. До тъхъ поръ на улицахъ европейскихъ городовъ шелъ постоянный пиръ и праздникъ. Увеселительныя заведенія множились со всёхъ сторонъ ежедневно, принимая тоже громадные размъры, и въ уровень съ ними разростались вкусы и требованія рабочихъ и мъщанъ, которые уже составляли ихъ върную статью дохода. Видъ общаго благосостоянія на Западв обманываль туристовъ и заставляль ихъ думать, что средства каждаго посътителя этихъ волшебныхъ замковъ увеличились, по крайней мъръ, въ 10 разъ за послъднее время. Зрълище общаго ликованія было, дъйствительно, увлекательное.

Въ Берлинъ я получилъ вънскую телеграмму Тургенева, которая въ отмънъ прежнихъ требованій явиться въ столицу Австріи, для свиданія съ нимъ, приказывала не трогаться съ мъста и ждать новыхъ инструкцій. Какъ горячо звалъ меня Тургеневъ въ Вѣну, видно изъ слѣдующаго письма:

"Вѣна 7 апрѣля 1858. — Милый А. Сегодня въ 5 час. вечера я пріѣхалъ сюда, получилъ ваше письмо въ 7-мъ и отвѣчаю въ 8. Нечего говорить, какъ я радъ нашему скорому свиданію—все это само собою разумѣется — приступаю къ дѣлу.

"Не стану вамъ повторять моей плачевной исторіи: вы знаете, что воть уже скоро 1½ года, какъ бѣсъ въ меня вселился въ видѣ болѣзни пузыря и грызетъ меня день и ночь. Въ Италіи въ теченіе зимы мнѣ не было облегченія, я не лечился, потому что махнулъ рукой; однако, я теперь хочу попытаться въ послѣдній

разъ, а именно, хочу прибъгнуть къ совъту здъшняго врача-спеціалиста по этой части—Зигмунда (для этого я пріфхаль въ Вфну) и, по крайней мере, месяць лечиться, то-есть дать время этому доктору узнать, наконецъ, что у меня такое, и не ограничиться советомъ ехать на воды или чемъ-нибудь въ этомъ роде. Вы видите, что мив теперь изъ Ввны вывхать невозможно. Я не видаль еще Зигмунда — я увижу его завтра и тотчасъ напишу вамъ, что онъ мит скажеть, но я знаю напередъ, что онъ потребуеть моего пребыванія здёсь... Остается вамъ пріёхать сюда; разница всего нъсколько часовъ, положимъ, даже цълыя сутки, но я надъюсь, что вы пожертвуете ими для меня. Я такъ быль бы радъ свидъться съ вами! Вы видите, что я прикованъ здъсь; инъ уже наскучило по-пусту совътоваться съ знаменитостями; я хочу, я долженъ лечиться—или уже примириться съ мыслію, что жизнь моя отравлена. Батюшка, П. В!.. Прідзжайте! А отсюда ступайте въ Лондонъ-я самъ вследъ за вами поеду. (Я долженъ 15 мая присутствовать въ качествъ шафера на свадьбъ Орлова) н въ началь мая на нъсколько дней буду въ Лондонъ, куда прівдеть и Боткинъ. Однимъ словомъ-я васъ жду здівсь. Вы должны прівхать. Это невозможно, чтобы вы не прівхали; умоляю васъ прівхать. Остановился я въ гостинниць Matschakerhoff, Seilez Gasse, № 33. Я жду васъ... Боже, что мы переговоримъ. Завтра отъ меня еще будеть письмо. Весь вашъ Ив. Т".

Инструкціи и явились черезъ два дня въ формъ письма изъ Вѣны оть 9-го апрыя 1858 г., гдь онь описываеть свое свидание съ док. Зигмундомъ и прибавляеть, чтобы я тотчасъ же укладывался и направлялся въ Дрезденъ. такъ какъ онъ самъ, послъ отсылки своего письма, фдеть туда и будеть ждать меня въ Hôtel de Saxe. Извъстіе было очень пріятное. На другой же день, черезъ 5-7 часовъ, я быль уже въ Дрезденв и въ отелв, и изумился, встретивъ цветущаго паціента въ человеке, чуть не приговоренномъ къ смерти. Особенно поразительна была у опасно больного его ръчь, исполненная юмора, образности и мъткости. Я заметиль ему это и получиль ответь: "Воть видите ли! Организмы людей, пораженныхъ хроническимъ, опаснымъ недугомъ, каковъ мой-кажутся въ спокойныя минуты свои болве крвикими, чёмъ тв, которые не испытывали никакихъ потрясеній. Болевнь туть отдыхаеть, оставляя природе насыщаться и здороветь для того, чтобы на подготовленной почет разыграться еще съ большей силой. Я даже полагаю, что и умру такъ, что удивлю вску неожиданностью". Пророчество, однакоже, не сбылось. Онъ умираль долго и слишкомъ ощутительно для своихъ друзей и образованной части Россіи и Европы. Прилагаемъ вѣнское его письмо. Это, какъ увидитъ читатель—скорбный листъ Тургенева, продиктованный одною изъ тогдашнихъ ученыхъ знаменитостей.

"Вѣна. Пятница, 9-го апрѣля 1858. — Любезный А. Сей-чась оть Зигмунда. Осмотрѣвши меня весьма подробно и сзади, и спереди, — онъ объявиль мнѣ, что у меня какая-то железараспухла и лѣвый с . . . . . каналь (извините всѣ эти подробности) — поражонъ; что если я не займусь серьезно этой болѣзней — худо будетъ; что я долженъ въ нынѣшнемъ же году провести 6 недѣль въ Карлсбадѣ и 6 недѣль въ Крейцнахѣ, а здѣсь долженъ остаться еще дней 5, въ теченіе которыхъ долженъ каждое утро въ нему ѣздить, и онъ будетъ учить меня ставить себѣ "bougies". Это, кажется, я на перваго доктора наткнулся, который серьезно мною занялся, но какая милая перспектива... Прикодится начинать старческій періодъ жизни, т.-е. заниматься возможнымъ предупрежденіемъ или замедленіемъ окончательнаго разрушенія. Что дѣлать... А скоро все выгорѣло!

"Но теперь, что предпринять? Ясно, что вамъ сюда не зачёмътать; боюсь только, какъ бы вы уже не вытали изъ Берлина. Обдумавши свое положение, я решаюсь на следующее.

"Отложить свое возвращеніе въ Россію до конца августа. Налеченіе употребить 3 місяца—оть половины мая до половины августа. Събздить теперь въ Парижъ и Лондонъ, такъ какъраньше половины мая—леченіе водами невозможно. Все это мнісь, какъ коль въ горло, но необходимость—не своя сестра. А потому, если мое письмо еще застанеть васъ въ Берлиніс (оно васъ застанеть, потому что я сейчась посылаю къ вамъ телеграмму)—то знайте, что я во вторникъ выбзжаю отсюда и въ среду утромъбуду въ Дрезденіс, въ Hôtel de Saxe, куда и вы прібзжайте; мы тамъ сговоримся, что намъ ділать и какъ бхать. Можетъ быть, я даже въ понедільникъ выбду, но во всякомъ случаї, въ среду утромъ я въ Дрезденіс. И потому до свиданія. Вашъ И. Т.".

"А скоро все выгоръло!" — воскликнуль Тургеневь, сообщая діагнозь доктора Зигмунда, — однако же не такъ скоро, какъ думаль самъ паціенть и его эскулапъ. Еще цълыхъ 26 лътъ горъла трудовая лампада на письменномъ столъ Тургенева и освъщала возникновеніе одинъ за другимъ многихъ и многихъ капитальныхъ произведеній. Но о нихъ не было еще и помина въ Дрезденъ. "Дворянское гнъздо" зръло въ умъ Тургенева, но къ нему онъ еще и не приступалъ. Разговоръ нашъ обращался къ

проектамъ вояжей и встръчъ, изъ которыхъ ни одинъ не осуществился, какъ и большая часть такихъ проектовъ, не прининающихъ въ соображение случайностей и непредвидимыхъ помёхъ. Не слова не было сказано также и о томъ, о чемъ хотвлъ переговорить со мною лично, о проектв обученія и воспитанія народа. Въ замънъ, литературныя новости интересовали Тургенева въ высшей степени, и анекдотовь о людяхь и событіяхь изь этой области было множество. Три дня съ ихъ объдами и ужинами пролетьми незамътно. Тургеневъ отправился въ Лондонъ, какъ хотыть, а я убхаль въ Киссингенъ, а оттуда, по окончаніи курса, въ Мюнхенъ, Тироль и Зальцбургъ. Изъ Зальцбурга черезъ Берхтесгаденъ, Кёнигзее и Линцъ, праздновавшій тогда рожденіе австрійскаго кронпринца, Рудольфа, далее по Дунаю, въ Вену; изъ Вены я скоро достигь Бреславля, потомъ Варшавы, а оттуда, сопровождаемый великольнной кометой, не сходившей съ неба почти всю ночь, прибыль въ Петербургъ въ августв месяце. Тургеневъ явился туда же почти вслёдъ за мной.

Онъ привезъ съ собой новинку-именно, "Дворянское гитадо", которую началь еще за границей, а доканчиваль уже всю осень въ Петербургъ на своей квартиръ-Б. Конюшенная, д. Вебера, посреди шума и говора пріемовъ и массы посттителей. Тургеневъ обладаль способностью—въ частыхъ и продолжительныхъ своихъ перевздахъ обдумывать нити будущихъ разсказовъ, такъ же точно, какъ создавать сцены и намъчать подробности описаній, не прерывая горячихъ бесёдъ кругомъ себя и часто участвуя въ нихъ весьма дъятельно. Мы не имъемъ, къ сожальнію, чернового подинника "Гивада"; но воть какую отметку встречаемь на следовавшемъ за "Дворянскимъ Гнездомъ" — романе "Накануне": — "Начата въ Виши, во вторникъ 28 (16 іюня) 1859; кончена въ Спасскомъ въ воскресенье 25 октяб. (6 ноября) 1859; напечатана во 2-й книжев "Русскаго Въстника" за 1860 г." — срокъ вдвое большій, чёмъ тоть, который потребоваль для себя Рудинъ, вы первоначальной редакціи (7 недёль), но тоже не очень значительный, если принять въ соображение время, употребленное на перевздъ изъ Виши въ Парижъ, оттуда въ Берлинъ и Петербургъ, а оттуда черезъ Москву въ деревню орловской губерніи, и еще неизбъжныя остановки въ городахъ. Но что такое было само "Дворянское гивэдо", явившееся въ январьской книжкъ 1859 г. ,Современника"?

Въ одинъ зимній вечеръ 1858 г., Тургеневъ пригласилъ Некрасова, Дружинина и нѣсколькихъ литераторовъ въ свою квартиру съ намѣреніемъ познакомить ихъ съ новымъ своимъ

произведеніемъ. Самъ онъ читать не могъ, наживъ себъ сильнъйшій бронхить и получивь предписаніе оть врача своего, докт. Шипулинскаго, не только не читать ничего для публики, но даже и не разговаривать съ пріятелями. Присужденный къ безусловному молчанію, Тургеневъ завель аспидную доску и вступалъ, посредствомъ нея, въ беседу съ нами, иногда даже очень продолжительную, что съ некоторымъ навыкомъ происходило довольно ловко и быстро. Чтеніе романа поручено было мив: оно заняло два вечера. Удовлетворенный всеми отзывами о произведеніи и еще болье кой-какими критическими замьчаніями, которыя тоже всё носили сочувственный и хвалебный оттёновъ, Тургеневъ не могъ не видъть, что репутація его, какъ общественнаго писателя, психолога и живописца нравовъ, устанавливается окончательно этимъ романомъ. Совершенно успокоенный, онъ просиль Некрасова припечатать, после оглавленія, посвященіе его мив, въ благодарность за чтеніе, но Некрасовъ почему-то не исполнить его желанія, и запоздалое посвященіе явилось только въ 1860 г. въ "Библіотекъ для чтенія" при замъчательной тоже повъсти его: "Первая любовь" 1).

Но что произошло, когда въ "Современникъ" 1859 г. явился романъ: "Дворянское гназдо?" Многіе предсказывали автору его овацію со стороны публики, но никто не предвидёль, до чего она разовьется. Молодые писатели, начинающіе свою карьеру, одинъ за другимъ являлись къ нему, приносили свои произведенія и ждали его приговора, въ чемъ онъ никогда не отказываль имъ, стараясь уразумъть ихъ дарованія и ихъ наклонности; свътскія, высокопоставленныя особы и знаменитости всёхъ родовъ искали свиданія съ нимъ и его знакомства. Особенно, какъ мы уже имъли случай заметить прежде-онъ сделался любимцемъ прекраснаго пола, упивавшагося чтеніемъ его романа. Женщины высшихъ круговъ петербургскаго общества открыли ему свои салоны, ввели его въ свою среду, заставили отцовъ, мужей, братьевъ добиваться пріязни и довърія. Онъ сдълался свой человъкъ между ero ними и каждый вечеръ облекался во фракъ, надъвалъ бълый

<sup>&#</sup>x27;) На черновой тетради "Первой дюбви" стоить отмѣтка: "Начата въ Цетер-бургѣ въ первыхъ числахъ 1860; кончена въ Петербургѣ же 10 (22) марта 1860". Онтотдаль ее въ "Библіотеку для чтенія" А. В. Дружинина, гдѣ она и явилась въ 3-½ книжкѣ журнала, почти при самомъ отъѣздѣ за границу ея автора. По стройности всѣхъ частей, правдѣ и выдержанности характеровъ, чрезвычайному искусству разсказа, она можетъ быть сравниваема не только съ двумя предшествующими саро d'орега Тургенева, но и съ послѣднимъ послѣдовавшимъ за нами черезъ 17—18 лътъ, романомъ "Новь" (1877 г.).

газстухъ и являлся на ихъ рауты и саuseries удивлять изящвымъ французскимъ языкомъ, блестящимъ изложеніемъ мивній своихъ, съ примвненіемъ въ понятіямъ новыхъ его слушательницъ и слушателей, остроумными анекдотами и оригинальной и весьма красивой фигурой.

Несмотря на многочисленныя светскія свои обязанности, производительность Тургенева росла вместе съ его репутаціей. Онь не позволиль отуманить себя общественными похвалами, а напротивъ, подъ говоръ ихъ, взглядъ его на самого себя пріобраталь особенную трезвость и ясность. Едва напечатавъ "Дворянское гитадо", онъ принялся за новое произведеніе, уже упомянутую повесть "Накануне", которая была совершенной противоположностью съ романомъ, имениимъ такой колоссальный усивхъ. Оставайся онъ при одномъ и томъ же счастливомъ мотивь, проведенномъ имъ однажды, имя его, какъ литератора, гонечно, пользовалось бы еще заслуженнымъ уваженіемъ, но нигогда не выросло бы до того значенія передъ публикой, въ какомъ застала его смерть. Собственно говоря, "Дворянское гивздо" было трогательнымъ прощаніемъ устарізыхъ порядковъ жизни, отходящихъ въ исторію, причемъ вст высшія, идеальныя ихъ потребности и стремленія выставлены въ лучезарномъ светв, какъ это бываеть почти всегда и съ людьми, и съ порядками, съ которыми современники разстаются навсегда. Въ самомъ упоеніи славой и на первыхъ же порахъ общаго одушевленія, Тургеневъ почувствоваль, что есть опасность продолжать такія же отношенія къ отжившему времени и далве. Благоуханный цветокъ, выросшій на этой почві и возбуждавшій всеобщій восторгь, могь свидетельствовать еще и въ пользу ея плодородности, чего Тургеневь, будучи жаркимъ сторонникомъ грядущихъ реформъболься всего болье. Следовало напомнить энтузіастамъ романа, что характеры, завязка и развязка его, при всей ихъ вёрности к искусствъ обрисовки — виждутся все-таки на обезнеченномъ состояніи лиць, огражденных вреностнымь режимомь оть н богатыхъ досугомъ, который они и употребили на изумительную обработку своего внутренняго міра. Случай помогъ Тургеневу найти подходящій сюжеть.

Проживъ съ нами часть зимы 1858 — 1859 г., Тургеневъ не разъ читалъ намъ по вечерамъ отрывки изъ скомканной, неумъюй, плохой рукописной повъсти нъкоего г. Катранова (псевдонимъ, какъ объяснялъ самъ Тургеневъ 1), удивляя насъ

<sup>1)</sup> Въ приложеніи или въ предисловіи, которое явилось въ III изданіи его сочиненій (1880 г.). Тамъ пов'єсть приписывается молодому челов'єку, по фамиліи "Ка-

своимъ участіемъ къ произведенію, не заслуживающему никакого вниманія. Имя это им'веть, однако же, право на упоминовеніе его въ воспоминаніяхъ о Тургеневв, такъ какъ господинъ, носившій его, внушилъ Тургеневу идею романа "Наканунъ". Повъсть Катранова, озаглавленная "Московское семейство", изображала пожилого нъмца, мучившаго свою подругу, добродушную старушку, Аграфену Степановну, и дочь отъ нихъ, прелестную барышню, Катерину, которая не любила отца за грубое обращение съ матерью. Дочь эта оказалась еще хорошей музыкантшей и очаровательной првицей. Повстручавшись на прогулкъ въ окрестностяхъ Москвы съ молодымъ болгариномъ, Николаемъ Каменскимъ, прівхавшимъ для образованія себя въ м. университеть, и распознавъ въ немъ сразу честную, серьезную натуру-влюбилась въ него; но онъ, по врожденной дикости, сторонился отъ нея. Съ помощью прнія и музыкальных упражненій она скоро успъла развить въ немъ привазанность къ себъ, вполнъ уничтоживъ его застънчивость и неповоротливость. Затыть автору достаточно было 3-хъ полустраничекъ, чтобы поразить болгарина злой чахоткой въ Москвв, выслать его въ Италію и тамъ уморить, да и этого еще было мало. На тёхъ же страничкахъ, авторъ помъщаетъ еще велеръчивое, предсмертное письмо болгарина въ Катеринъ, которая получила его уже въ Парижъ, куда выпросилась у отца для окончанія своего мувыкальнаго образованія, сулившаго старику изрядные барыши въ недальнемъ будущемъ. Вмъстъ съ письмомъ Каменскаго получено было въ Парижъ и извъстіе о кончинъ ея матери. Все, что любила Катерина, разомъ уничтожилось вмъстъ съ планами ен явиться въ больному въ Италію и утвшить его последнія минуты своимъ присутствіемъ. Повъсть кончалась передачей факта, сухо, какъ обыкновенно кончаются разсказы, имѣющіе въ виду изобразить "истинное происшествіе"; но воть изъ какихъ слабыхъ, едва намъченныхъ штриховъ создавалась въ умъ Тургенева сочная картина, развивающаяся въ его "Наканунъ" и украсившая собою второй № "Русскаго Вѣстника" на 1860 г.

Мы уже внаемъ, что она начата была въ іюнѣ прдъидущаго года, въ Виши. Война франко-итальянская формально уже кончилась тогда; но она продолжалась съ тайнымъ содъйствіемъ ми-

разбеву", который разсказаль событие, съ нимъ самимъ случившееся въ Москве, передаль свой разсказъ Тургеневу для обделки, сознавая свою неспособность, и отправился съ орловскимъ ополчениемъ въ 1855 г. въ Крымъ, где и умеръ. Катрановимъ назывался самъ герой его повести, переименованный имъ въ Николая Каменскагофамилю, мало напоминавшую его болгарское происхождение.

нистерства короля сардинскаго, на морв и на сушв, ибо могущество Австріи не было сломлено окончательно въ Италіи. Виллафранкскій трактать оставляль Австріи еще большое вліяніе на Апеннинскомъ полуостровъ, устранить которое приходилось уже Гарибальди, высадкой въ Неаполь и возмущениемъ Сициліи; да императоръ французовъ не желалъ и слышать о поколебаніи римстаго владычества папы. Италія доділывала то, что Наполеонъ оставиль полу-конченнымь и притомь додёлывала на свой страхъ, не справляясь сь видами и намереніями своего покровителя. Не кстати медлительный и не кстати решительный, Наполеонъ дуиль только о томъ, чтобы пожать новые лавры передъ публивой въ своемъ отечествъ. Войска, участвовавшія въ итальянской гампаніи, стягивались въ Парижъ, гдв императоръ готовиль имъ колоссальный смотръ-une révue monstre, имъвший все подобіе тріумфа старыхъ кесарей римской имперіи. Оть этого тріумфа шенно Тургеневъ и бъжалъ сперва въ Виши, а потомъ въ Куртавнель. Отъ природы Тургеневъ былъ ненавистникомъ всего дъминаго, оффиціально праздничнаго, декоративнаго — безъ теплоты н сердечнаго участія. Письма его оть этой эпохи наполнены восторженными восклицаніями: evviva Italia, evviva Garibaldi, готорыя онъ считалъ еще революціонными возгласами, какъ оказывается, да еще насмёшками и ироническимъ отношеніемъ ть французамъ и къ ихъ національному безмітрному самолюбію, ть ихъ самообожанію. Кстати зам'втить, что онъ быль далекъ въ это время отъ поклоненія генію Франціи, и напротивъ, не признаваль за нимъ и техъ заслугь, какія оказали европейской цивилизаціи лучшіе ея умы. 22 (10) іюня 1859 получено было оть него изъ Виши шисьмо, въ которомъ заилючались, между прочимъ, и следующія строки:

"Соллогуба дернуло перевести "Дворянское гивздо" для вечие Contemporaine — гнусный журнальчикъ, — но я отмонить такую великую честь. Все французское для меня воняеть, и ужъ, коли выбирать, лучше возиться съ французскими ерісіегя, чемъ съ французскими beaux ésprits. Я живу в Виши въ скромномъ отель, гдъ вижу за table d'hôt'омъ всколько французскихъ épiciers; особенно одинъ изъ нихъ пленителенъ. Онъ убъжденъ, что русскіе мужики продаютъ своихъ дътей — роиг le sérail du Grand Kan des Tartares, monsieur! (въ сераль великаго хана Тартаріи, государь мой!) — и прибиляеть: Аh, monsieur! quelle sale chôse que la réligion de Mâhomet! Я, разумътся, его не разувъряю. Здъшніе му-

жички сильно ругаются и употребляють необыкновенно замысловатыя выраженія. Недавно одна изъ нихъ при мнѣ говорила своему двухлѣтнему сыну: "Satané bougre d'anisette". Удивительное сцѣпленіе идей. А что скажете, П. В? Можно кричать: Evviva l'Italia! Evviva Garibaldi! — чорть возьми — Evviva Napoleone! Напишите мнѣ непремѣнно и немедленно въ Парижъ розте restante; въ Виши вамъ писать нечего — я остаюсь здѣсь 25 дней, а письмо мое доползеть до васъ, въ Simbirsk — не раньше мѣсяца".

Аневдоты о плънительномъ épicier и о ругающейся матронъ могли быть и вымышлены, но они показывають, какъ тогда смотръть Тургеневъ на французскую культуру, и какъ относился къ странъ, которую такъ любилъ впослъдствіи. Замъчательно, что относительно результатовъ французско-германской войны, Тургеневъ, спустя 10 лътъ, обнаруживалъ то же нерасположеніе въ французамъ, какъ и тогда — что ясно видно изъ тогдашнихъ его писемъ о событіи въ С.-Петербургскія Въдомости. Съ пріятелями и въ тихомолку онъ говорилъ просто — французы возмущены невъжливостью нъмцевъ, ръшившихся вырвать побъду изъ рукъ непобъдимой націи и публично осрамить ее тъмъ передъ свътомъ.

Юмористическое настроеніе, привитое Тургеневу плагіатами Наполеона III изъ императорскаго Рима, длилось болве мъсяца. Такъ въ письмъ своемъ отъ 1 (13) августа 1859, носившемъ штемпель: "Rosoy en Brie", что доказывало перевздъ автора его изъ Виши въ Куртавнель-дачу г-жи Віардо, заключаются цёлыя фразы на латинскомъ діадектв, какъ бы единственно пригодныя для выраженія его мыслей въ годину такого величественнаго военнаго праздника! Я оставиль въ этомъ письмъ похвальные отзывы Тургенева о моей корреспонденціи, выпущенные во всёхъ другихъ, потому что шутливый тонъ письма много ослабляеть нхъ паеосъ, а во-вторыхъ и потому, что пристрастіе и слабость ко мив составляли у него родъ физіологическаго признака, во всякомъ случав, довольно любопытнаго. Прозвище "ненавистникъ либерализма" я получилъ отъ Тургенева за сочувственное мивніе о ивкоторых в обличительных в страницах в извістнаго германиста и этнографа Риля, направленныхъ противъ гуманнаго либерализма немцевъ въ его известной книге. Описание самой комнаты, гдв жиль нашь авторь, на дачь г-жи Віардо, составляеть біографическую подробность, не лишенную своего рода занимательности. Вотъ это письмо целикомъ:

"Куртавнель, 1 (13) августа 1859.—Ай да умница П. В. Какія большія и милыя письма пишеть! Нельзя не погладить по головкъ и не сказать спасибо! Съ истиннымъ наслажденіемъ прочеть я ваши поучительныя и занимательныя странички, прочель не въ Парижъ, а здъсь, въ деревнъ г-на В., гдъ я нахожусь теперь и гдв останусь еще мъсяцъ, до отъвзда въ Россію. Ибо я-хотя это вамъ покажется нев вроятнымъ-къ 14 (26) числу сентабря, т.-е. къ Никитину дню, т.-е. къ храмовому празднику вь моей деревнъ, т.-е. къ прилету вальдшнеповъ, буду, если останусь въ живыхъ, въ Спасскомъ, и это такъ върно, что я вась прошу отвечать на это письмо числа 21 не инако, какъ: орловской губер., въ г. Мценскъ. Дъла мои идутъ порядочно, по-есть болъзнь меня не мучить (много помогли воды въ Виши) и работа подвигается; надёюсь къ половинё ноября привезти въ Москву изъ деревни (гдв я буду сидъть въ заперти до того вреиени) романъ, который объемомъ будетъ больше "Дворян. гнёзда". Каковь онъ будеть въ исполненіи—это въдають одни боги. Я должень вамъ сказать, что я такъ постоянно занять своимъ произведеніемъ — даже тогда, когда ничего не делаю — что мне почти нечего сообщать пріятелю: я ничего не знаю и не вѣдаю, въ строгомъ значеніи этого слова. Знаю, что завтра происходитъ вь Парижъ великое преторіянски-цезарское празднество, что всв улици Парижа перерыты, вездё наставлены тріумфальныя ворота, венеціанскія мачты, статуи, эмблемы, колонны, вездѣ навѣшаны знамена и цвъты: это императоръ будеть держать аллокуцію въ цесарско-римскомъ духъ своимъ militibus (воинамъ); такъ что maxima similitudo invenire debet между Galliam hujusce temporis et Romam Trajani necuon Caracallae et aliorum Heliogabalorum. (Разительное сходство мижно возникнуть между Франціей нынешняго времени и Ричонь Траяна, а также Каракаллы и разныхъ другихъ Геліогаба-10вь). Боюсь продолжать латинскую ръчь, не знаю, поймете и вы ее, ученый другь мой, ненавистникъ либерализма. Я, разумъется, бъжаль изъ Парижа въ то самое время какъ сотни поездовъ со всехъ концовъ Европы, съ свистомъ и трескомъ, ичали тысячи гостей въ центръ міра: всякое военное торжество ist mir in Gränel (возмущаеть мою душу): подавно это: будуть штыки, мундиры, крики, дерзкіе sergeants de ville и потомъ облитие адъютанты, будеть жарко, душно и вонюче-connu, connu!.. Лучие сидъть передъ раскрытымъ окномъ и глядъть въ непоцвижный садъ, медленно мъшая образы собственной фантазіи съ воспоминаніями далекихъ друзей и далекой родины. Въ комнать

свъжо и тихо, въ корридоръ слышны голоса дътей, сверху доносятся звуки Глюка... Чего больше?

"Риля я читалъ съ наслажденіемъ и съ чувствомъ, подобнымъ вашему чувству, хотя по временамъ честилъ его филистеромъ. Гуттена по вашей рекомендаціи прочту и привезу вамъ его портретъ 1). За описаніе провинціальнаго броженія, сверху кислаго, въ серединъ пръснаго, внизу горько-горячаго—нижайшее спасибо. Вы мастеръ резюмировать данный моментъ эпохи (говоря по-русски!).

"Изъ русскихъ за границей я видълъ только вашего бывшаго виссингенскаго товарища, Елисъя Калбасина; Боткинъ тайкомъ пробрался въ Англію, кажется, на островъ Уайтъ, и не даетъ знать о себъ. Коты такъ пробираются украдкой по жолобамъ крышъ. Изръдка попадаются мнъ русскіе журналы; жаль: "Русскаго Слова" никто не выписываетъ. Говорятъ, Григорьевъ написаль обо всъхъ насъ статью прелюбопытную.

"Надъюсь, что вы зиму проведете въ Петербургъ; я постараюсь не имъть никакихъ ларингитовъ, и авось не такъ намъ будеть скучно, какъ въ прошломъ году. А впрочемъ, наши, батюшка, годы такіе, что нечего думать отъ скуки уйти. Хорошо еще, что глаза не отказываются, зубы не падаютъ. Я мъсяцъ намъренъ провести въ Москвъ—такъ какъ мой романъ явится у Каткова. Сговоримтесь и проведемъ этотъ мъсяцъ вмъстъ.

"Какая каша происходить въ Италіи! Воть гдё бы хорошо провести съ мёсяцъ. Одно бёда: пожалуй, досада возьметь нашего брата, исконнаго зрителя — и заставить сдёлать какую-нибудь глупость. Вдругъ закричишь: viva Garibaldi! или: а basso... когонибудь другого — и глядь, съ трехъ сторонъ розги хлещуть по спинѣ. Въ молодые года это только кровь полируеть; подъстарость — стыдно, или какъ говорилъ при мнѣ одинъ отечески наказанный мужикъ, лѣтъ 50: "оно не то что больно, а передъбабой зазорно". У насъ съ вами бабы нѣтъ, а все — зазорно.

"Satis! Преторіанскій воздухъ на меня дійствуєть—не могу не говорить по латыни. Ad diabolum mitto multas res, quarum denominationes sunt ad pronuncian dum difficiles. Vale et me ama. I. Turgenevius".

Въ оцънкъ "Наканунъ", публика наша раздълилась на два лагеря и не сходилась въ одномъ и томъ же пониманіи произведе-

<sup>&#</sup>x27;) Біографическій очеркъ Гуттена, составленной Страусомъ въ отдільной брошюрів. Книга Риля озаглавлена: Land und Leute. I Band. (Riehl, Naturgeschichte des Volkes).

нія, какъ то было при "Дворянскомъ гивздв". Хвалебную часть публики составляла университетская молодежь, классь ученыхъ и писателей, энтузіасты освобожденія угнетенных племень -- либеральный, возбуждающій тонъ пов'єсти приходился имъ по нраву; свътская часть, наобороть, была встревожена. Она жила спокойно, безъ особеннаго волненія, въ ожиданіи реформъ, которыя, по ея мивнію, не могли быть существенны и очень серьезны-и ужаснулась настроенію автора, поднимавшаго повыстью страшные вопросы о праважь народа и законности, въ высторыхъ случаяхъ, воюющей оппозиціи. Вдохновенная, энтузастическая Елена казалась этому отдёлу публики еще аномалей въ русскомъ обществъ, никогда не видавшемъ такихъ женщинь. Между ними-членами отдела-ходило чье-то слово: "это "Наканунъ" никогда не будеть имъть своего завтра". Повъсть однакоже дождалась своего завтра-и притомъ кроваваго-черезъ 17 леть — когда въ самой Болгаріи русская кровь лилась ручьями за спасеніе этой несчастной землицы. Многимъ изъ возражателей Тургенева казалось даже, что повъсть, несмотря на свои русскіе характеры, яркія черты русскаго быта и мивнія, способныя возникать только на нашей почев, въ родв выходокъ Шубина, афоризмовъ Уара Ивановича-принадлежитъ очень опытному, смышзенному и талантливому иностранному перу. Почти тотчасъ пость прибытія моего изъ деревни, я получиль отъ Тургенева въ Петербургъ довольно странную записочку:

"Четвергъ, вечеромъ. — Любезнъйшій П. В. Со мной сейчась случилось преоригинальное обстоятельство. —У меня сейчасъ била графиня Ламбертъ съ мужемъ, и она (прочитавши мой романь) такъ неопровержимо доказала мив, что онъ никуда не гоится, фальшивъ и ложенъ отъ А до Z-что я серьезно думаю -не бросить ли его въ огонь? Не сментесь, пожалуйста, а при-**10дите-ка ко ми** часа въ три---и я вамъ покажу ея написанныя замвчанія, а также передамъ ея доводы. Она, безъ всякаго преувеличенія, поселила во мит отвращеніе къ моему продуктуи я, безъ всявихъ шутокъ, только изъ уваженія къ вамъ и въря въ вашъ вкусъ-не тотъ же часъ уничтожилъ мою работу. Пригодите-ка, мы потолкуемъ-и, можетъ быть, и вы убъдитесь въ справедливости ея словъ. Лучше теперь уничтожить, чвиъ впостедствін бранить себя. —Я все это шишу не безъ досады, но безо всякой жолчи, ей-Богу. Жду вась и буду держать огонь въ каминъ. До свиданія. Весь вашъ И. Т."

Огонь въ каминъ оказался не нуженъ. Черезъ полчаса размышленія сообща-авторъ убъдился самъ, что непривычка къ политическимъ мотивамъ въ художническомъ дълъ была одна изъ причинъ недовольства его критика-точно такъ же, какъ заявленная критикомъ невозможность допустить увлеченія болгарской идеей на Руси и особенно въ женскомъ сердцъ породила всъ тв упреки въ несообразностяхъ, ръзкостяхъ и преувеличеніяхъ, какія пришлось выслушать оть него автору сь глазу на глазъ. Графиня Ламберть была женщина чрезвычайно умная и чуткая къ красотъ поэзіи, но какъ большинство развитыхъ русскихъ женщинъ не любила, чтобы искусство искало помощи и содъйствія политики, философіи, чего-либо посторонняго, хотя бы даже науки вообще. "Наканунъ" было такимъ образомъ спасено и явилось въ свое время и на назначенномъ ему мъстъ. Въ течение недолгаго нашего разговора съ авторомъ-мив все казалось, что уничтоженія романа не желаль и онъ самъ, что онъ обратился къ постороннему человъку съ цълію имъть третье, незаинтересованное въ дълв лицо, на которое можно бы было, при случав, сослаться.

Съ появленіемъ "Наканунъ" начались для Тургенева серьезныя непріятности и прежде всего формальный разрывъ съ издателями "Современника". Полемика, возникшая поздне по поводу разрыва, преувеличила его размъры въ такой степени, какой онъ сначала вовсе не имъть. Несомивнно, что Некрасовъ желалъ имъть повъсть въ своемъ журналъ по многимъ причинамъ и прежде всего по ея либеральному содержанію, а затімь и потому, что вторичное появленіе Тургенева въ "Современникв" и такомъ близкомъ разстояніи (1859-60 г.) укрѣпило бы въ публикъ мнъніе о его намъреніи принадлежать этому изданію преимущественно передъ другими. Уговоры и обольщенія, пущенныя въ ходъ Некрасовымъ для этой цёли не имёли вліянія-Тургеневъ оставался непреклоненъ. Однажды утромъ Некрасовъ явился къ автору, съ денежными предположеніями; Тургеневъ и въ этотъ разъ отринулъ предложеніе, прибавивъ, что повъсть уже объщана другому, и онъ самъ не имълъ болъе на нее никакихъ правъ. Черезъ нъсколько дней онъ присоединилъ къ отказу новое огорченіе, потребовавъ въ конторъ "Современника" полнаго разсчета за все старое время. Надо зам'єтить, что съ года основанія журнала (съ 1847 г.) и даже прежде, существовали между ними счеты дружескаго характера, которые потомъ возросли и запутались до того, что Тургеневъ уже и не зналъ, подъ бременемъ какого долга онъ состоить у Некрасова или у журнала. Въ теченіе 12—13 літь онъ браль

у нихъ деньги, выплачивая то своими сочиненіями, то наличными суммами, и не справляясь о равновёсіи уплать съ займами. Можно думать, что это нев'вденіе воммерческой стороны діла подъ конець ему надобло. Другая сторона не торопилась исполнить его просьбу, можеть быть, и потому, что понимала выгоду, какую им'веть всякій кредиторь держать въ н'вкотораго рода зависимости своего должника. Но это уже быль не старый Тургеневъ, котораго вс'в знали и воторый легко могь поддаться на всякую ловушку, а другой, гораздо бол'ве настойчивый и твердый. Такъ какъ онъ видимо не лотіль бол'ве возвратиться къ домашнему, безотчетному веденію своего литературнаго бюджета, то счеть быль представленъ. Безропотное, покорное очищеніе его сділалось именно сигналомъ полнаго разрыва между старыми друзьями—Тургеневымъ и Некрасовымъ.

Справедливость нашихъ словь о томъ, что не разность мивній была первой причиной разрыва съ "Современникомъ", а отказъ Тургенева отдать въ журналь новую свою повъсть и прекратить вообще свои вклады въ него, подтверждается и словами самого Тургенева. Я получиль отъ него изъ села Спасскаго отъ 23 октября 1859 г. письмо, изъ котораго предлагаю здъсь слъдующія выдержки:

"Теперь нъсколько объясненій:

- "1) Конченная повъсть (название ей по секрету: "Наканунъ") будеть помъщена въ "Русскомъ Въстникъ" и нигдъ иначе. Это несомнънно—und damit Punctum.
- "2) Библіотека для чтенія знаеть, что у меня пов'єсти готовой нать, но что я постараюсь и над'єюсь написать хоть небольшую вець для нея.
- "3) Во время провзда черезъ Петербургъ, Некрасовъ явился во мив, и сказавъ, что знаетъ, что моя повъсть будетъ въ "Русскомъ Въстникъ" просиль хоть чего-нибудь и позволенія напечатать, что я имъ дамъ что-нибудь: новое какое-нибудь прочаведеніе. Къ этому онъ прибавиль мъстоименіе: свое, и вышло, что я имъ даю свое новое произведеніе. Но кромъ этихъ трехъ словъ они отъ меня ничего не получать.

"Кажется, довольно объясненій. Перехожу къ другому.

"Радъ я очень утвержденію литературнаго фонда и очень бы желаль быть въ Петербургѣ, къ 8-му ноября, но у меня та же самая болѣзнь, какъ въ прошломъ году: я нѣмъ, какъ рыба, и вашляю, какъ овца. Въ прошломъ году эта штука продолжалась 6 недѣль, а здѣсь и докторовъ нѣтъ... Я не теряю надежды, коть въ 20-му ноября быть въ Петербургъ—и тогда, разумъется, по примъру "Дворянскаго Гнъзда", первый прочтете мою повъсть—вы. Я теперь не имъю никакого сужденія о томъ, что я про-извель на свъть: кажется, эротическаго много, Шатобріаномъ пахнеть... Коли не выгоръло, брошу—не безъ сожальнія, но съръщительностью. Теперь уже нельзя... въ грязь садиться: это позволительно только до «30 лъть...

"А я теперь занять общимъ пересаживаніемъ времени, размежевался оброкъ. Дядя—спасибо ему!—не потеряль времени, размежевался и переселиль крестьянъ, такъ что они теперь сами по себъ, и я самъ по себъ. Оброкъ назначался по 3 руб. сер. съ десятины, разумъется, безо всякихъ другихъ повинностей. Но лъса истребляются страшно—всъ продаютъ, пока ихъ не раскрали.

"Скучно мић, любезный П. В., не быть въ Петербургћ. Сидћаъ бы въ своей комнатћ, у Вебера, а то здъсь живого лица не увидишь. Надо теритъ,—а кисло.

"Толстой быль у меня недёли двё тому назадь, но мы съ нимъ не ладимъ—хоть ты что! Впрочемъ, вы, вёроятно, имъете о немъ извёстія.

"Прощайте... Жму вамъ крѣпко руку и кланяюсь всѣмъ пріятелямъ. Преданный вамъ—И. Т."

Постоянныя пикировки между Тургеневымъ и Толстымъ привели ихъ обоихъ чуть не къ формальному обмѣну пулями, о чемъ будемъ говорить скоро. Теперь же мы видимъ, что, по мысли Тургенева, разрывъ съ "Современникомъ" былъ окончательный, и произошель онъ изъ намѣренія его разъ навсегда высвободиться изъ набалы, въ которую попаль, и которая продолжалась долѣе, чѣмъ можно было терпѣть, чего Некрасовъ, съ своей стороны, никакъ не котѣлъ понять.

Но оставалась еще публика. Съ ней надо было обращаться осмотрительнъе. Въ послъднее время "Современникъ", благодаря искусству своей редакціи, получиль громадное вліяніе и распространеніе. По голосу его уже съ 1858 г. стали формироваться въ литературъ мнънія и убъжденія, которыя слъдовало беречь и не возмущать никакимъ подобіемъ мелкаго разсчета. Все шло по прежнему тихо и прилично. Знаменитая, болье остроумная и блестящая, чъмъ неотразимо-убъдительная ръчь Тургенева: "Гамлеть и Донъ-Кихотъ", сказанная имъ въ январъ 1860 г. на вечеръ литературнаго фонда—явилась, по обыкновенію, на страницахъ "Современника". Почти вслъдъ за нею Тургеневъ еще побывалъ въ Москвъ, повторивъ свою ръчь тоже на вечеръ лите-

ратурнаго фонда; добился еще для А. Н. Островскаго позволенія публично прочесть отрывокъ изъ комедіи: "Свои люди—сочтемся!", воторая много возмущала петербургскую цензуру и дозволена была иосковскою безъ особаго затрудненія. Тургеневъ выслаль въ комитеть итературнаго фонда, какъ результать устроеннаго имъ чтенія, 1,220 р. 50 к., прибавляя: "комитеть должень быть доволень иною". По возвращении въ Петербургъ, онъ прожиль еще тамъ до мая мъсяца и убхаль, какъ назначаль самъ, -- сперва въ Парижъ. Русская переписка наша тоже прекратилась или перешла на иностранную почву, ибо спустя месяць и я увхаль въ Италію. Между тімь приближалось для "Современника" время подписки и являлась необходимость объяснять читателямъ-почему одинь изъ четырехъ главныхъ сотрудниковъ журнала удалился вовсе изъ редакціи. Надо было подготовить умы къ изв'єстію о разрывъ, и дъло началось издалека запоздалымъ разборомъ "Рудина", поразившимъ и огорчившимъ автора романа. Я убъдился вь этомъ изъ парижскаго письма Тургенева, полученнаго въ Петербургъ 8-го октября 1860 г., когда я уже опять быль дома. Письмо гласило:

"Парижъ. 12 октября н. с., 1860... Скажу вамъ нѣсколько сювь о себъ. Я наняль квартиру въ Rue de Rivoli, 210, и поселился тамъ съ моей дочкой и прекраснѣйшей англичанкойстарушкой, которую Богь помогъ мнѣ найти. Намѣренъ работатъ во всѣхъ силъ. Планъ моей новой повѣсти готовъ до малѣйшихъ подробностей—и я жажду за нее приняться. Что-то выйдетъ—не знаю, но Боткинъ, который находится здѣсь... весьма одобряетъ мислъ, которая положена въ основаніе. Хотѣлось бы кончить эту шуку къ веснѣ, къ апрѣлю мѣсяцу и самому привезти ее въ Россію.— "Вѣкъ" долженъ считать меня въ числѣ своихъ серьезнѣйшихъ неизмѣнныхъ сотрудниковъ. Пожалуйста пришлите мнѣ программу, а я въ свободные часы отъ моей большой работы буду писать небольшія статейки, которыя постараюсь дѣлать какъ можно интереснѣе.

"Спасибо, батюшка, за книги... И за 40 руб. данныхъ безпутному двоюродному братцу—благодарю. "За все, за все тебя благодарю в". Этотъ сумасшедшій брандахлысть, прозванный у насъ вътуберніи Шамилемъ, прожиль въ одно мітювеніе очень порядочное иміте, быль монахомъ, цыганомъ, армейскимъ офицеромъ,— в теперь, кажется, посвятиль себя ремеслу пьяницы и попронайки (см. разсказъ Тургенева отъ 1881 г. "Отчаянный"). Я написалъ дядіт, чтобы онъ призріть этого безпутнаго шута въ

деній (между тімь, какъ отказаль ей я, не смотря на ея просьбы—
на что у меня существують письменныя доказательства)—я не
выдержаль характера, я заявиль публично въ чемъ было діло и,
конечно, потерпіль полное фіаско. Молодежь еще боліве вознегодовала на меня... "Какъ сміль я поднимать руку на ея идола!
Что за нужда, что я быль правь? Я долженъ быль молчать".
Этоть урокъ пошель мні въ прокъ..."

Но если Тургеневъ каялся въ своемъ вмешательстве въ дело, касавшееся до него лично, то еще въ сильнъйшей степени раскаявался и Некрасовъ въ томъ, что началъ его такъ сибло и решительно. Правда, что, благодаря необыкновенной даровитости своихъ главныхъ журнальныхъ сотрудниковъ и пріобретенной ими чрезвычайной популярности—онъ торжествоваль долгое время побъду на всёхъ пунктахъ. Но все это не мъщало Некрасову сознаватъ гръхи своей полемики. Когда составитель краткой біографіи Тургенева, приложенной къ І тому посмертнаго изданія его сочиненій 1883 г. — указалъ Некрасову еще въ 1877 г., незадолго до его смерти, некоторыя черты этой полемики, то получиль отъ него въ извиненіе замічаніе, будто онъ туть безь вины виновать и, находясьна охотъ, не думалъ вовсе о статьяхъ "Современника". Не знаемъ, насколько подобное оправданіе можеть быть принято оть редактора. вліятельнаго журнала-внаемъ только, что обращеніе къ подписчикамъ состоялось съ его согласія и подъ его вліяніемъ. Гораздооткровенные быль Некрасовь со мной лично, когда однажды, возвращаясь поздно ночью отъ кого-то, онъ мнв неожиданно сказалъ: "я васъ уважаю особенно за то, что вы не сердитесь, какъ другіе, за выходки "Сьистка" противъ нашихъ литераторовъ. Могу васъ увърить, что я серьевно думаю положить имъ конецъ". Но "Свистокъ" процветаль и после того еще пуще, кажется, чемъ прежде. Несколько дней спустя после замечанія Некрасова, онъ самъ прівхаль утромь во мнё и цёлый чась говориль въ кабинеть о постоянномъ присутствім образа Тургенева передъ глазами его днемъ и особенно ночью, во снъ, о томъ, что воспоминанія прошлаго не дають ему, Некрасову, покоя, и что пора комунибудь взяться за ихъ примиреніе и тімъ покончить эту безобразную (такъ онъ выразился) ссору. Но Тургеневъ уже не походиль на человъка, съ которымъ легко помириться по слову посторонняго, третьяго лица. Когда я передаль ему въ письмѣ весь происходившій у насъ разговоръ, онъ отвічаль ссылкой и указаніемъ на новую выходку противъ него въ "Современникъ" и болъе не заикался о предметъ. Говоря вообще, никто яснъе Некрасова не видълъ собственныхъ проступковъ и

прегращеній и нивто не сладоваль такъ постоянно по разь выбранному пути, хотя бы и осуждаемому его совастью. Это была странная настойчивость, которую, подъ-часъ, онъ старался искушть великодушіемъ и готовностью на многочисленныя жертвы. Можно свазать, что онъ всю жизнь состояль подъ настоятельной потребностью самоочищенія и искупленія, не исправляясь отъ граховъ, въ которыхъ горячо каялся. Примиреніе между врагами произоплю только тогда, когда Некрасовъ уже одной ногой стояль въ гробу.

Второй эпизодъ изъ жизни Тургенева, не мало огорчавний его, относится въ тому же времени — литературное недоразумъніе сь романистомъ-художникомъ Иваномъ Александровичемъ Гончаровымъ — не заслуживалъ бы и разскава, еслибы не авторитетныя имена обоихъ участниковъ этого спора. Впрочемъ, мы ограничимся только передачей третейскаго суда, потребованнаго Тургеневымъ, который во всемъ этомъ дёлё усмотрълъ намереніе объявить успахъ "Дворянскаго Гназда" и "Накануна" пріобратеннымъ неправильно. Дёло, безъ сомивнія, раздутое услужливими пріятелями, заключалось въ следующемъ. По возвращеніи взъ кругосветнаго своего путешествія или даже и ранее того И. А. Гончаровъ прочелъ нѣкоторую часть изготовленнаго имъ романа "Обрывъ" Тургеневу и разсказалъ ему содержание этого произведенія. При появленіи "Дворянскаго Гивзда", Тургеневъ быль удивлень, услыхавь, что авторь романа, который впоследствін явился подъ заглавіемъ: "Обрывъ", находитъ поразительное сходство сюжетовъ между романомъ и его собственнымъ замысюжь, что онь и выразиль Тургеневу лично. Тургеневь, въ отвёть на это, согласно съ указаніемъ И. А. Гончарова, выключиль изъ своего романа одно мъсто, напоминавшее какую-то подробность---и ,я успокоился" —прибавляеть И. А. Гончаровь въ объяснительномъ шськ къ Тургеневу. Съ появленіемъ "Наканунъ" произошло то же самое. Прочитавъ страницъ 30 или 40 изъ романа, какъ говорится въ письмѣ И. А. къ Тургеневу, отъ 3 марта 1860 г., онь выражаеть сочувствіе автору: "Мив очень весело признать въ васъ сивлаго и колоссальнаго артиста", — говорить онъ, но витесть съ темъ письмо заключало въ себъ и следующее. "Какъ въ человъкъ, цъню въ васъ одну благородную чертуэто то радуние и снисходительность, пристальное внимание, съ которымъ вы выслушиваете сочиненія другихъ, и, между прочимъ, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывокъ все изь того же романа, который быль вамъ разсказань уже давно, въ программъ". Вследъ за письмомъ стали распространяться

и рости въ Петербургъ слухи, что оба романа Тургенева суть не болве какъ плагіать неизданной повъсти Ивана Александровича. Эти слухи, разумъется, своро дошли до обоихъ авторовъ, и на этотъ разъ Тургеневъ потребоваль третейскаго суда. И. А. Гончаровъ соглашался подчиниться приговору такого суда на одномъ условіи, чтобы судъ не обратился къ следственной процедуре, такъ какъ въ последнемъ случае юридическихъ доказательствъ не существуеть ни у одной изъ объихъ сторонъ, и чтобы судьи выразили свое мнвніе только по вопросу, признають ли они за нимъ, Гончаровымъ, право на сомнине, которое можетъ зародиться и оть внешняго, поверхностнаго сходства произведеній, и помъщать автору свободно разработывать свой романъ. На одно замѣчаніе Тургенева Гончаровь отвѣчаль съ достоинствомъ: ваше предположение, что меня безпокоять ваши успъхи-позвольте улыбнуться и-только". Эксперты, после выбора ихъ, собрались наконецъ 29 марта 1860, въ квартирв И. А. Гончарова — это были: С. С. Дудышвинъ, А. В. Дружининъ и П. В. Анненковълюди, сочувствовавшіе одинаково объимъ сторонамъ и ничего такъ не желавшіе, какъ уничтожить и самый предлогь къ нарушенію добрыхъ отношеній между лицами, имъвшими одинаковое право на уважение къ ихъ авторитетному имени. Послъ изложенія діла, обміна добавленій сторонами-замізчанія экспертовь всі сводились въ одному знаменателю. Произведенія Тургенева и Гончарова, какъ возникшія на одной и той же русской почвъ должны были темъ самымъ иметь несколько схожихъ положеній, случайно совпадать въ некоторыхъ мысляхъ и выраженіяхъ, что оправдываеть и извиняеть объ стороны. И. А. Гончаровъ, казалось, остался доволенъ этимъ решеніемъ экспертовъ. Не то, однавоже, случилось съ Тургеневымъ. Лицо его покрылось болівненной бліздностью; онъ пересіль на кресло и дрожащимь отъ волненія голосомъ произнесъ следующее. Я помню каждое его слово, какъ и выражение его физіономін, ибо никогда не видъль его въ такомъ возбужденномъ состоянии. "Дъло наше съ вами, Иванъ Александровичь, теперь кончено; но я позволю себъ прибавить къ нему одно последнее слово. Дружескія наши отношенія съ этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мив ясно, какія опасныя последствія могуть являться изъ пріятельскаго обміна мыслей, изъ простыхъ, довърчивыхъ связей. Я остаюсь поклонникомъ вашего таланта и, въроятно, еще не разъ мит придется восхищаться имъ, витств съ другими, но сердечнаго благорасположенія, какъ прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не

1. И вивнувъ всёмъ головой, онъ вышелъ мніе наше тёмъ самымъ было превращено. сь въ 1864 — при похоронахъ одного изъ к. В. Дружинина. Во время самой зауповойвскомъ владбищъ, передъ раскрытымъ гровизопіло это примиреніе, которое, къ сожачо возстановить вполив прежнихъ добрыхъ

из отношеній.

Третій эпизодь изъ жизни Тургенева касался уже весьма бизкаго къ нему лица—гр. Л. Н. Толстого, но объ этомъ будетъ казано ниже.

П. Анививовъ.

Берхинъ, 1885 г.

# ГРАФИНЯ Е. ІІ. РОСТОПЧИНА

1811-1858.

ОЧЕРКЪ.

Едвали кто изъ нашихъ писателей былъ такъ рано оцененъ какъ графиня Евдокія Петровна Ростопчина, едвали кто былъ такъ дружелюбно встреченъ и не только со стороны увлекающейся толиы: ее осыпали похвалами корифеи нашей литературы; ее высоко ставили не только у насъ, но и на западё. О ней помёщались хвалебныя статьи во французскихъ, англійскихъ журналахъ. И после целаго ряда дружныхъ хвалебныхъ гимновъ, —вдругъ такое могильное, мертвенное забвеніе въ настоящемъ! Со времени смерти гр. Ростопчиной прошло всего 25 лётъ, а ея уже никто не читаетъ; съ трудомъ можно отыскать ея сочиненія въ самыхъ общирныхъ публичныхъ библіотекахъ. Въ литературе о ней за все время появилась только одна небольшая статья г. П. Быкова въ "Новомъ Русскомъ Базаре" за 1875 годъ 1); ни одного обстоятельнаго некролога послё смерти 2).

Ростопчина еще при жизни пережила себя, пережила славу писательницы. Тому полному забвенью, какимъ освнена теперь ея могила на Пятницкомъ кладбищв за Крестовской заставой, въ Москвъ, — предшествовало охлажденіе, разладъ между ею и возникавшимъ въ русской жизни новымъ направленіемъ; въ ея сторону изъ лагеря молодой литературы долго неслись насмѣшки.

¹) № 12. Въ 1878, эта статья была перепечатана въ "Др. и Нов. Россін", № 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Только въ 1881 г. въ "Историческомъ Вестнике" (за іюнь) помещена небольшал біографическая заметка о ней ея брата Д. Сушкова, где неверно сообщены какъ хронологія литературной деятельности графини, такъ и многія другія подробности.

Открытая вражда длилась съ объихъ сторонъ почти десять льть.

Очеркъ такой странной перемёны литературныхъ отношеній, въ связи съ краткимъ обзоромъ литературной дёятельности Росющиной и опредёленіемъ характерныхъ особенностей ея, какъ женщины-писательницы, можеть быть не лишенъ нёкотораго интереса. Къ тому же мнё удалось въ бумагахъ ея дяди, Н. В. Сушкова, ознакомиться съ "воспоминаніями" о ней и отыскать ненапечатанное до сихъ поръ ея произведеніе—сатиру: "Домъ сумасшедшихъ" 1).

I.

Въ 20-хъ годахъ нынёшняго столетія русскія барышни, обвороженныя музыкальнымъ стихомъ Пушкина, сильно увлеклись
русской поэзіей. Стихами бредила всякая свётская дёвица, не лишенная поэтическаго чутья и любви къ изящному. Г-жа Пассекъ въ своихъ воспоминаніяхъ признается, что бредила стиками, сама сочиняла стихи. Бредили ими и г-жа Глинка, Карошна Павлова, и дочь Петра Васильевича Сушкова, рожденная
въ 1811 году—Евдокія Петровна, впослёдствіи графиня Ростопчина.

Любовь Сушковой къ поэзіи воспитывалась и поддерживалась окружающей средой. Всв ся дяди, тетки и даже бабушка по ощь (урожденная Храповицкая) были страстные любители литературы; почти всѣ писали, если не для печати, то для себя <sup>2</sup>). Інтературная атмосфера стояла надъ ея колыбелью, окружала ея дътство. Всякая литературная новость, всякое выдающееся произведение — русское, иностранное — было предметомъ разговора, объгало гостиныя и залы ея богатыхъ родственнивовъ, неръдко переполненныя картежными столами и събхавшимися изъ отдаленныхъ губерній игроками—пом'єщивами. Случалось, карточный интересь заглушаль въ юномъ членъ семьи только-что начавшую варождаться лобовь къ литературъ. И молодой человъкъ, вчера увлекавшійся стихами, сегодня весь уходиль въ интересъ зеленаго поля и уходиль безвозвратно. Многіе изъ Сушковыхъ сдёлали себ' впосл'ёдствій изь картежной игры спеціальность и достигали на этомъ поприщъ артистическаго совершенства; разъвзжали по Россіи, устраивали карточные турниры, публичныя состязанія.

¹) Румянцовскій музей: рукопись подъ № 1356.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Бабушка перевела съ англійскаго "Потерянный рай" Мильтона.

Другіе же съ неменьшей страстностью, — которая составляеть фамильную наслёдственную черту Сушковыхъ, — уходили въ интересъ литературы. Н. В. Сушковъ, родной дядя графини Ростопчиной, быль въ свое время извёстный литераторъ, авторъмногихъ драмъ, повёстей, критическихъ статей, издатель сборника "Раутъ". Онъ былъ близкимъ совётникомъ племянницы въ ея литературныхъ занятіяхъ.

Матеріальное довольство, условія пом'єщичьей жизни д'єлали въ то время изъ литературы, какъ и изъ карточной игры, родъ забавы, утонченнаго наслажденія. Такой взглядъ на литературу усвоила и Евдокія Петровна еще съ д'єтства.

Дѣвочкой она пробуеть писать <sup>1</sup>). Стихи читаются родственниками и подругами и заслуживають одобреніе. Первая удача была рѣшительнымъ толчкомъ на писательскую дорогу.

Рядомъ съ стихами Пушкина въ литературѣ появляются стихи Дельвига, одна за другой баллады Шиллера въ переводѣ Жуковскаго, а нѣсколько позднѣе и стихи Лермонтова. Молоденькая Сушкова просиживаетъ за ними дни и ночи. Многое, какъ, напримѣръ Байрона, Альфреда де-Виньи, читаетъ украдкой, когда все въ домѣ уляжется, когда какая-нибудь мадамъ не слѣдитъ за ней зоркимъ окомъ, замѣняющимъ ласки и заботы рано умершей матери <sup>9</sup>). Чтеніемъ книгъ замѣняющимъ ласки и заботы рано умершей матери <sup>9</sup>). Чтеніемъ книгъ замѣняются ученье, которое въ тѣ времена ограничивалось для женщины танцами, музыкой, иностранными явыками.

Со смерти матери въ дом'в П. В. Сушвова поселилась его родная сестра Прасковья Васильевна. На ней собственно и лежали вс'в хлопоты по хозяйству и по воспитанию маленькой Евдокіи и ея братьевъ, Серг'вя и Дмигрія. Отецъ не отличался качествами хорошаго семьянина: онъ не любилъ тишины, р'вдвій сечеръ просиживаль дома—и то, если ждаль гостей; обыкновенно же шелъ или въ клубъ, или въ ресторанъ, или къ кому-нибудь изъ товарищей.

Воть что говорить Ростопчина объ отцё въ одномъ изъ романовъ <sup>8</sup>), гдё подъ видомъ героини изобразила себя. "Утромъ отецъ приходить шить чай къ дочери, ласкаеть ее, много разспращиваеть о вечернихъ выёздахъ и занятіяхъ, о томъ, что, мо-

<sup>1)</sup> Объ подѣ на Шарлоту Корде", которую Ростоичина впослѣдствін сожгла, она упоминаєть, какъ объ одномъ изъ раннихъ своихъ произведеній, писанныхъ, когда ей было лѣть 14. ("Очеркъ о Лермонтовъ" Ростоичиной).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Дарья Ивановна Сушкова, урожденная Пашкова, умерла въ мартѣ 1817 года отъ чахотки; ей было 27 лѣтъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Счастивая Женщина".

жеть быть, нужно или пріятно исполнить ея требованія, даже прихоти, крестиль, цёловаль (онь быль очень нёжный отець) и уёзжаль на весь день"... И дёвочка знала, что у нея есть отець, который ее любить, но котораго она почти совсёмь не видить. Онь ей ни вь чемь не отказываль, охотно исполняль даже капризы. И въ Евдовіи понемногу зарождались настойчивость и эгонзмъ...

Привлекательныя черты дівочки, будущей красавицы, рано стали останавливать на себъ любопытные взгляды. Уже въ 14 льть ей намекають объ ея силь въ будущемъ, ей говорять о "вічныхъ минутахъ" <sup>1</sup>). И понемногу пробуждаются въ дівочкі женскія мысли; забъгають въ голову неясныя, смутныя мечты о женскомъ счастьв. Будь Ростопчина некрасива, при ея страсти къ поэзіи, она всецъло ушла бы въ литературный интересъ и, можеть быть, настолько, чтобы не замінать окружающей жизни. Такъ часто случалось и случается съ женщинами въ силу развившейся въ нихъ отъ условій прошлаго односторонности. Эта черта рельефно отражается на произведеніяхъ многихъ женщинъ писательницъ. Красавица трактуетъ о наслажденіяхъ жизни до забвенія другихъ интересовъ; дурнушка часто совствиь не хочеть признавать области женскихъ чувствъ, радости любви, умалчиваетъ о целомъ духовномъ міре чисто женской жизни, думъ, печалей. Евдокія Сушкова была красавица, и потому жизнь не могла не напомнить ей о себъ, и Сушкова всецъло приковалась къ чарамъ жизни, къ пьянящему веселью и сдёлала его цёлью своего существованія.

Теперь, когда Сушковой минуло 17 лёть, было бы самое время поучиться, понаблюдать жизнь, развить умъ, дать ему опредёленное направленіе, серьезное содержаніе, выработать идеаль, безь котораго и большой таланть можеть оказаться только красивой мишурой. Но почти небывалое торжество на первомъбалу (1828 г.) увлекаеть ее въ другую сторону... Баль слёдуеть за баломъ. Всюду носятся похвалы ея красотв, а названіе поэтессы, словно вёнокъ изъ рёдкихъ цвётовъ, обвиваеть изящную головку, усыпанную кудрями до плечъ, и еще болёе усиливаетъ красоту... Голова кружится отъ опьянёнія похваль и словъ обожанія. Она—олицетворенное женское счастье!

<sup>1) &</sup>quot;Мит поминтся,—говорить Ростопчина вы романт: "Счастанвая Женщина",— что когда мит било 14 леть, одинь изы друзей монкь—А. И. Тургеневь—написать вы моемь детскомы альбоми: "Es giebt im Menschenleben ewige Minuten"... Мит тогда неизвёстно било, что такое "вёчния минути"... (Москвит. 1851 дек.).

Послѣ этого естественно, что красавица Сушкова оцѣниваетъ въ себѣ прежде всего женщину.

"... Я женщина во всемъ значены слова, Всемъ женскимъ склонностямъ покорна я вполне; Я только женщина; гордиться темъ готова"... 1)

Отсюда опредъляется и все содержаніе ея поэзіи. Ростопчина воспъваеть наслажденіе, любовь, удачи и неудачи своего женскаго сердца. Она—женщина, рождена только для того, "чтобы любить и любимой быть".

Въ первыхъ стихотвореніяхъ, Сушкова описываетъ молодой мъсяцъ, балъ, цыганскій таборъ, встрѣчу съ другомъ, пріемы вътреной кокетки и т. п. Стихи поражаютъ музыкальностью, изяществомъ отдѣлки. Тонъ разочарованія, пересаженный въ нашу литературу Лермонтовымъ, въ то время такой обаятельный, новый, придавалъ исключительную прелестъ стихотвореніямъ красавицы. Она не шла рабски по стопамъ Лермонтова; она въ началѣ брала одновременно съ нимъ однѣ и тѣ же ноты, только тонъ ихъ былъ различный, сила въ рукахъ не одинакая. Подражаніемъ Лермонтову отзываются стихотворенія, писанныя много позднѣй, когда знаменитый современникъ недосягаемо обогналъ ее. Мотивъ разочарованія, у Ростопчиной былъ чисто женскій.

"Пустиге жить меня на воль Разгуломъ жизни молодой!.. Ребеновъ просить женской доли, Ужъ онъ не сыть одной мечтой"<sup>3</sup>).

Затьмъ тоскуетъ, что "много испытала", "купила опытности цъною дорогой":

"И людямъ, и судьбѣ я вѣрить перестала, Я разучилась жить безумною мечтой" <sup>в</sup>).

Но первый вечеръ съ цыганами разгоняетъ тоску и вылечиваетъ отъ щемящаго чувства. Красавица упоена "дикой гармоніей" "дикаго народа", и съ восхищеніемъ описываетъ пъсни и пляски цыганъ. Веселый видъ въ 30-хъ годахъ—времена Онъгиныхъ и зарождавшихся Печориныхъ—считался признакомъ ординарности, пошлости, и потому вслъдъ за веселымъ беззабот-

<sup>1)</sup> Собраніе стихот. Ростопчиной. Изданіе 1856 г., І, стр. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 50.

нымь смехомъ на лицо Евдовіи надвигается задумчивость, уны-

"Такъ!.. я вадумчива, уныла, Душа угнетена тоской, Думъ черныхъ роковая сила Во мив волнуеть умь младой!" 1)

Въ большинствъ случаевъ ея думы, тоска, желанія неопредъленны, неясны даже для нея самой.

> "Гревы ходять кругомъ... и манять, и вовуть И зовуть за предълы земнаго, Такъ не ясны онъ, а такъ много дають Сладко-томнаго, грустно святаго"<sup>2</sup>).

Послѣ выхода замужъ она много говорить на тэму запоздалаго счастья, поздней встрѣчи, сожалѣнія, разрыва... Нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній полны искренняго чувства и недурны въ музывальномъ отношеніи. Таково "Прощанье", гдѣ авторъ обращается къ запоздавшему своимъ появленіемъ другу въ слѣдующихъ словахъ:

"Межъ нами такъ много соввучій! Сочувствій насъ цёпь обвила, И та же мечта насъ въ міръ лучній, Въ міръ гревъ и чудесъ унесла.

Въ поэзін, въ музыкѣ оба Мы ищемъ отрады живой, Душой близнецы мы... Ахъ! что бы Намъ встрётиться раньше съ тобой?.." з)

Но Ростопчина не расплывается въ напрасныхъ безплодныхъ сожаленіяхъ; она полна той гордости, которой отличаются сильныя, демоническія натуры... Состраданіе и сожаленіе со стороны толим можетъ только оскорбить ее. Потому въ минуту тяжелой тоски она говоритъ:

"Бушуй и волнуйся, глубокое море, И ревомъ сердитымъ грозу оглушай! О, бъдное сердце, тебя гложетъ горе, Но гордой улыбкой судьбъ отвъчай!" 4)

Подобно Лермонтову, она любить уходить въ созерцаніе природы отъ несимпатичныхъ сторонъ свётской жизни, а иногда и отъ личнаго горя. Какъ и Лермонтовъ, она усматривала въ яв-

<sup>1)</sup> Tamb me, ctp. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tamb me, II, crp. 145.

<sup>\*)</sup> Tamb me, I, ctp. 145.

<sup>4)</sup> Tamb me, crp. 117.

леніяхъ природы аналогію съ своимъ внутреннимъ міромъ, съ жизнью людей. Стихотвореніе "Плющъ", "Волна" и другія вышли въ этомъ отношеніи весьма удачны. Ихъ съ удовольствіемъ можно перечитать и теперь.

> "Гдё онё, гдё онё... куда скрылись оне, Тё душистыя розы мон, Что недавно еще улыбалися мнё, Такъ роскошно, такъ пышно цвёли?..

Уцѣлѣлъ лишь одинъ, неизмѣнный межъ нихъ— То мой плющъ, плющъ, взлелѣянный мной, Онъ по-прежнему свѣжъ, и на вѣтвяхъ густыхъ Вьются листья зеленой волной.

Такъ и вы, такъ и вы, шумныхъ радостей рой, Наслажденій, веселій разгаръ, Упонтельный чадъ, чары жизни младой Миновали, исчевли, какъ паръ!.. Все, что въ лучшіе дни утёшало меня, Все прошло съ мимолетностью сна... Мнѣ осталась вёрна только дума моя, Только дума моя спасена". 1)

Рядомъ съ тономъ разочарованія въ ея раннихъ произведеніяхъ замічается склонность къ разсужденію. Нерідко разсудительно - нравоучительный тонъ выводить автора за преділь стихотворной річи, подавляя своей сухой прозой поэтическій колорить стиха. Чімъ дальше, тімъ больше растеть этоть элементь ея поэзіи и почти весь сводится къ традиціонной морали, къ "віжами освященному обычаю".

Не могла, конечно, уберечься Ростопчина отъ подражанія и другимъ великимъ современникамъ: Пушкину, Кольцову и даже—хотя, правда, только съ внѣшней стороны—Гоголю. Всѣ подражанія были изящны, дышали самобытной прелестью. Любовь къ фантастическому, въ обиліи занесенному въ нашу литературу про-изведеніями Гофмана, выразилась у нея, между прочимъ, въ фантастической ораторіи: "Нежившая душа", окончаніе къ которой ("Отжившая душа") появилось почти черезъ 10 лѣть, когда авторь достаточно искусился въ жизни и во многомъ разочаровался.

<sup>1)</sup> Tamb me, crp. 309-310.

II.

Несмотря на расточаемыя похвалы, несмотря на торжество въ обществъ, Сушкова робко относится къ титулу поэтессы. Въ лъта оности, когда такъ върится во все высокое и прекрасное, идеавний ореолъ окружаетъ треножникъ литературы и стоящихъ вогругъ жрецовъ; страхъ суда охватываетъ душу. И Сушкова пишетъ только для друзей, не ръшаясь печататъ 1). Стихи заходятъ да иско за предълы знакомыхъ; случается, черезъ одного изъ родственниковъ—Н. П. Огарева, — попадаютъ и въ кружокъ Герцена. Друзья, знакомые, университетская молодежь — всъ остаются довольны свъжестью и прелестью таланта. Стихи заучиваются навусть. Герценъ пользуется ими въ своихъ письмахъ: такъ удачно въражаютъ они извъстное состояніе молодой души.

Со времени выхода замужъ (1833 г.) за графа А. Ө. Ростоична, сына извъстнаго главнокомандующаго Москвы, для Еврой Петровны открылись двери высшаго свъта, она стала вытъзтать на придворные балы и маскарады <sup>2</sup>); еще шире сдълалась врена побъдъ, получилась большая увъренность въ свою красоту, а рядомъ съ этимъ и въ силу таланта....

И она, наконецъ, рѣшаетъ печататъ свои произведенія. Но страхъ суда, а можетъ быть, и боязнь мало уважаемаго тогда въ извѣстномъ кругу названія "писатель", еще долго заставняють Ростопчину прикрываться то буквою "а", то начальним буквами своей фамиліи, наконецъ, псевдонимомъ "Ясновидящая". Тѣмъ не менѣе въ литературѣ ее быстро узнали и водъ покрываломъ, сорвали псевдонимъ и осыпали похвалами. Ее удостоили похваль и одобренія даже такія величины, какъ Пушьинъ, Жуковскій, Лермонтовъ и др.

"...О, не забуду я,—говорить Ростопчина въ предисловіи къ праматическимъ сценамъ: "Дочь Донъ-Жуана":—

"Что Пушкина улыбкой вдохновенной Быль награждень мой простодушный стихь...

<sup>1)</sup> Д. Сушковъ говорить, что стихотвореніе "Талисмань" было ея первою печатною вецью. Кн. Вяземскій напечаталь его самовольно съ подписью Д. С—ва: онъ думаль, что автора зовуть Дарьей, такъ какъ въ дом'в Е. П. все звали Додо. ("Истор. Вет." 1881, іюнь).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ 1841 г. Ростоичина была на придворномъ маскарадѣ въ Царскомъ Селѣ (Рус. Стар. 1883, № 8).

Онъ, нашъ кумиръ... онъ, слава русской славы, Благословлялъ на дальній путь меня<sup>и 1</sup>).

Онъ съ нъжнымъ привътомъ ко мнъ обращался, — говоритъ она въ стихотворении "Двъ встръчи": —

"Онъ дружбой безъ лести меня ободрялъ... ...Стихи безъ искусства ему я шептала, И взоръ снисхожденья съ восторгомъ встрѣчала"<sup>2</sup>).

А Жуковскій, котораго она называеть "мой сердца духовникъ", прислаль ей послё смерти Пушкина оставшуюся неначатою записную книжку покойнаго поэта съ своимъ письмомъ, гдё говорилъ: "мнё досталась она изъ рукъ смерти; я началь ее; то, что въ ней найдете, не напечатано нигдё. Вы дополните и докончите эту книгу его. Она теперь достигла настоящаго своего назначенія" 3).

Лермонтовъ въ свой последній пріездъ съ Кавказа въ Петербургъ близко сошелся съ ней, оцениль въ ней красивую женщину и поэтессу. На прощанье подариль альбомъ, въ которомъ написалъ собственноручно теперь известное всемъ изящное стихотвореніе:

"Я верю подъ одной звездою Мы были съ вами рождены"...

Какъ было не закружиться головъ, отъ такого тріумфа? И отнынъ въ ея голову уже не закрадывается прежнее сомнънье, прежняя скромность, которыя такъ и трогательны въ настоящемъ великомъ талантъ. Съ этихъ поръ Ростопчина какъ бы влюбляется въ себя.

"Въ слевахъ ли, въ радости-ль собою занята, Я знаю лишь себя", <sup>4</sup>)

безъ смущенія уже признается она, и пишеть обо всемъ, что взбредеть въ ея наполненную самообожаніемъ голову. Она полна смѣлости, и въ 1841 году издаеть первое собраніе своихъ стихотвореній.

До сихъ поръ ея стихи были пріятнымъ дессертомъ. Маленькая, граціозная вещица, прочтенная въ гостиной, оставляла поэтическое впечатленіе, давала мотивъ къ литературнымъ разговорамъ. Теперь, съ выходомъ въ свъть полнаго собранія стихотвореній должна была обрисоваться и ея литературная физіономія.

¹) Пантеонъ, 1856, № 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стих. Ростопчиной. 1856 г., I, стр. 256—257.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 231.

<sup>4)</sup> Стих. Ростоичиной. II, 143.

#### Ш.

толстые журналы на расхвать брали и печатам ез стихи. Она была модная писательница, къ тому же и бизтая, обезпеченная женщина, нерёдко отказывавшанся оть всяког гонорара. Послёднее служило, конечно, не малой приманной для многихъ издателей. Не было журнала, гдё бы не пёли ей панегиривовъ. "Современникъ", издававшійся тогда Плетневымъ, приходиль въ восторгъ отъ одного предвкушенія, что скоро івидить собраніе ея стихотвореній 1). Можно представить послё этого, какими похвалами разразился онъ, когда вышла ожидаемая инква. "Это—явленіе, какого не было въ нашей литературё, объявлять онъ въ отдёлё критики,—явленіе, на которое нельзя смотрёть безъ полнаго участія, безъ особаго любонытства и неизменикаго удовольствія. Передъ нами открыть непроницаемый забиринть юнаго, нылкаго, трепещущаго сердца" 2).

Такія восторженныя похвалы об'ємали библіографическій отд'єль всёхь журналовь. Ободреніемъ встр'єтиль выходь книжки и нашъ первый критикь, всегда поражавшій в'ёрностью, какъ и на этоть разь, своего сужденія и поэтическаго чутья. Б'ёлинскій призналь вы гр. Ростопчиной "поэтическую прелесть" и "высокій таланть"; но не одобряль за пустоту содержанія и за "служеніе богу саюновь": "наши салоны слишкомъ сухая, безплодная почва для позвін", говориль онь <sup>3</sup>).

Это, кажется, была первая поправка, первое указаніе со стороны критики на пустоту, безсодержательность музы Ростопчикой,—поправка мягкая, деликатная.

Понять смысль и глубину замівчанія—ей, утонувшей въ пополіжахь и самообожаній, погруженной въ пустоту світской жизни, бальнаго успівка, разумівется, было немыслимо: Если не світскій салонь, то что же есть на світі боліве изящнаго и достойнаго са женсваго поэтичесваго пера? "Ничего, нигді"— різпительно отвітила бы она, еслибы коть на минуту остановидась на сділанномъ замічаній. Но она только небрежно отмахнулась оть него, вакъ оть внезацию прожужжавшаго надъ ухомъ докучливаго комара, и продолжала писать въ томъ же направленій.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Совремежникъ, 1840, 18 ч., стр. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Современникъ. 1841, 22 ч., стр. 7.

Соч. Бълнискаго, У, стр. 348.

Въ 1845 году Е. П. выбхала въ первый разъ за границу, въ давно привлекавшую ея мечты Италію. Тамъ написала она знаменитую балладу: "Неравный бракъ", или, какъ ее еще называютъ, "Старый баронъ", которая надълала много шуму и въ Россіи, и на западъ.

Въ балладъ изображалось, какъ старый баронъ сзываеть вассаловъ и просить судить, кто виновать—онъ, или его молодая, сварливая, непокорная жена. Она строитъ противъ него козни, держится, какъ личный врагъ. И это отплата за все, что онъ для нея сдълалъ: онъ призрълъ ее сиротою, взялъ разоренной, позаботился о защитъ...

> "Но недовольна и груства Неблагодарная жена"...

Въ свою очередь жена выступаеть передъ вассалами съ защитительной рѣчью. Она рѣзко рисуетъ свое тяжелое, подневольное положеніе, положеніе рабы. Оказывается, она вышла забарона не по своей волѣ:

> "Я предана... я продана, Я—узница, я—не жена."

Всѣ заботы стараго мужа безсильны, чтобы утѣшить молодую жену въ ея подневольномъ положеніи, гдѣ ей не дозволяють ни говорить, ни молиться на родномъ языкѣ:

"Поворъ, гоненье и неволю Мив въ брачный даръ приносить онъ,— И мив ли, ропоть запрещенъ? Еще-ль, терпя такую долю, Таить отъ всёхъ ее должна Насильно взятая жена?" 1)

Еслибы гр. Ростопчина больше ничего не написала, кром'в этихъ полныхъ жизни, силы и энергіи стиховъ, вылитыхъ въ такую прекрасную гармонію формы съ содержаніемъ, то было бы достаточно, чтобы признать въ ней д'айствительно высокій поэтическій талантъ.

Баллада была прислана изъ Италіи со многими другими прекрасными стихами, внушенными памятниками минувшаго, тамошней природой, и пом'вщена въ "С'вверной Пчелъ" <sup>2</sup>), вм'встъ съ зам'ъткой Ө. Булгарина. Булгаринъ даетъ самый подобострастный отзывъ объ авторъ, имя котораго — по его словамъ— "сіяетъ съ

¹) Pyc. Crap., 1872, № 2, crp. 299.

²) 1846, № 284.

именами Крылова, Пушкина, Жуковскаго, Грибоѣдова", и который на этотъ разъ пожелалъ остаться неизвѣстнымъ изъ любошитства: догадаются ли, узнаютъ ли друзья?

Всябдъ за выходомъ баллады въ заграничныхъ изданіяхъ появлось толкованіе. Тамъ говорилось, что "Неравный бракъ" есть амегорія на отношенія Россіи къ Польшт, которая, подобно насильно взятой жент, терпитъ безконечныя притъсненія.

Въ Россіи немедленно быль отданъ приказъ отобрать у всёхъ "Пчелы". Фактъ, разумется, произвель шумъ. Впоследствіи сюжились разсказы, что Ростопчиной сильно пришлось поплашться по возвращеніи въ Россію... Людская молва носила теперь ся имя по всёмъ закоулкамъ. Баллада усердно переписывалась и съ большей быстротой, чёмъ печатное слово, разносилась по Россіи.

Патріотическое чувство многихъ было оскорблено указанной ацегоріей. Въ противовъсъ "Неравному браку" явились стихотворенія, между прочимъ, Кукольника: "Отвътъ вассаловъ барону", гдъ Кукольникъ неделикатно разоблачаетъ секретъ автора, пожемвшаго остаться неизвъстнымъ. Стихотвореніе ходило въ рукошиси, но до сихъ поръ не было въ печати. Привожу его сполна.

Отвътъ вассаловъ барону.

Мы собраны, баронь, тобою,
Чтобь спорь давнишній твой судить
Съ неугомонною женою,—
Изволь, мы будемъ говорить:
"Твоей жены семья намъ всёмъ знакома,
"Мы знаемъ всё ел дёла;
"Въ раздорахъ вёкъ свой провела
"И не могла ужиться дома!
"Такъ никого не удивить,
"Что баба вздорная кричить.

"Ихъ три сестры, когда живали
"Въ своей семьв, то сколько разъ
"Ихъ съ молотка распродавали...
"Какихъ тамъ не было проказъ!..
"При этой жизни мудрено ли,
"Что не для нихъ законный бракъ,
"Что мужъ имъ будетъ ввчно врагъ;
"Распутство—идеалъ ихъ воли,—
"И никого не удивитъ,
"Что баба дерзко говоритъ.

"Кокетки старой криковъ вздорныхъ "Не надо слушаться, баронъ. "Есть у тебя еще покорныхъ "И, кромѣ этой, много женъ.
"Есть дочь великая—святая!
"Она—противъ невѣрныхъ щитъ
"И непокорную смиритъ,
"Вражду къ ней давнюю питая;
"Тебя, баронъ, не удивить,
"Что твой вассалъ такъ говоритъ.

### Женъ:

"Раба ди ты, или подруга—
"Вопрось не трудно разрѣшить:
"Жена—коль своего супруга
"Ты будешь слушаться, любить,
"Раба—коль безразсудно снова
"Ты въ мутный бросишься потокъ,
"Забывши данный ужъ урокъ;
"Тогда и цѣпь тебѣ готова,
"И никого не удивить,
"Когда баронъ тебя скрутитъ.

"Несправедливо и превратно
"Ты говоримь, что продана:
"Барону ты неоднократно
"Побёдой въ руки отдана.
"Война судьбу твою решила.
"Сама ты вспомни—сколько разъ
"Поработить хотёла насъ?..
"Да, вёрно, силы не хватило;
"Такъ никого не удивить,
"Что сильный слушаться велить.

"Но кто болтать тебь мышаеть "На языкь твоемь родномь? "И кто молиться запрещаеть "Во храмь предковь выковомь? "Болтай, молись, но будь покорна; "Не слушай крикуновь чужихь, "Друзей обманчивыхъ твоихъ,— "Ихъ дружба выкь была притворна. "И никого не удивить, "Что мужъ ихъ слушать не велить.

Но не жена стихи писала,
Писаль ихъ въ чепчикъ поэть,
У ней способностей не мало,
Жаль, что разсудка больше нъть.
Не стоить на нее сердиться,
Не стоить даже говорить,

Довольно пальцемъ погрозить И приказать ей возвратиться, И никого не удивить, Когда баронъ ее простить <sup>1</sup>).

## IV.

Действительно ли имела въ виду Ростопчина въ балладе: "Старый баронъ" изобразить судьбу Польши — вопросъ, подлежащій сомненю. Единственное печатное свидетельство, подтверждающее амегорическій характерь баллады, даеть Бергь въ своихъ "Воспоминаніяхъ". Онъ говорить, что Гоголю первому прочла Ростопчина въ бытность свою въ Ример названную балладу и спращивала совета: печатать ли? Гоголь сказаль: "Пошлите безъ имени въ Петербургъ, не поймуть и напечатають".

Но такая выходка совсёмъ не вяжется ни съ душевнымъ настроеніемъ Гоголя въ половинѣ 40-хъ годовъ: онъ не могъ допустить такой насмёшки надъ Россіей; еще меньше это вяжется съ итературнымъ характеромъ самой гр. Ростопчиной, какой опредѣляется на основаніи всёхъ до сихъ поръ напечатанныхъ ея произведеній. Если же отбросить навязанную балладѣ аллегорію, то въ ней останется только воспроизведеніе одной изъ излюбленныхъ тэмъ графини: семейный адъ брака безъ любви, которую Ростопчина затрогиваеть во многихъ изъ своихъ романовъ и повѣстей.

Ростопчина всегда была далека отъ всякаго протеста, кром'в того, который отвоевываль для женщины право на любовь, даваль просторь для ея личнаго чувства, избавляль отъ тяжести св'етскихъ оковь, производящихъ пом'еху въ этомъ направленіи. Откуда же возьмутся у нея опред'еленныя политическія уб'ежденія? у нея, у которой не было никогда никакихъ уб'ежденій! Она именно открещивалась отъ нихъ, какъ отъ чего-то нарушающаго ея женскую прелесть и гордилась темъ, что никогда "не думала", а только "мечтала").

Ни о чемъ другомъ, что выходило изъ сферы бала, словомъ той атмосферы, гдѣ назначеніе женщины только "нравиться" она пока ни о чемъ не думала. Откуда же вдругъ явится такая опредъленность, такая рѣзкость сужденія?..

Правда... но это было давно, еще дівочкой она оплакала въстихахъ печальную судьбу жертвъ декабрьскаго возстанія.

<sup>1)</sup> Румянц. музей. Бумаги Вельтмана. Рук. № 2308.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стихотвореніе "Она думаетъ".

"Не помню слогь стихотвореній-

пишеть Огаревь, которому она подарила альбомъ съ этими сти-

"Хорошъ ли, не хорошъ ли былъ, Но ихъ свободы гордый геній Своимъ наитьемъ осветилъ. Съ порывомъ страстнаго участья Вы пели вольность и слевой Почтили жертвы..." 1).

Но то быль порывь впечатлительной, или, вёрнёе, еще дётской души, которая одинаково можеть оплакивать и смерть друга, и смерть врага, смотря по тому, что прежде замётить и что прежде поразить нервы. Этоть порывь ни вь какомъ случаё не стояль въ связи съ убёжденіями,—которыхъ у нея не было никакихъ. Она совершенно вёрно и безпристрастно характеризуеть себя въ стихотвореніи "На лавровый вёнецъ":

"Что я?... Дитя суеть и баловень мечты,— Поэть полу-пустой и легконравный, Любящій баль, наряды и цвёты... Лишь женщина... во всемь значеньи слова!.. Не мив, друзья, не мив ввиець лавровый" э).

Н. В. Сушковъ въ своихъ "Воспоминаніяхъ" о гр. Ростопчиной положительно отрицаеть приписываемый балладѣ аллегорическій характеръ называеть его "клеветою". По его словамъ, Ростопчина видѣла въ балладѣ только поэтическое воспроизведеніе одного изъ нѣмецкихъ преданій о бракѣ стараго барона съмолодой женой.

Въ то время, какъ въ Россіи шумѣла исторія съ балладой, автору курили оиміамъ за границей. Соотечественники, во главѣ съ Кушелевымъ, поднесли ей въ Тиволи, въ саду виллы д'Эсте, лавровый вѣнокъ. Подобострастная замѣтка Булгарина, упомянутая выше, нѣсколько разъ была перепечатана въ заграничныхъ изданіяхъ. Однимъ словомъ, то былъ моменть апогея ея торжества, какъ женщины и какъ поэтессы. Пускаясь въ обратный путь на родину послѣ двухлѣтняго путешествія за границей, Ростопчина въ "Пѣснѣ возврата" сводить счеты своей поѣздкѣ:

"Я съ гордостью свой путь припоминаю— Его въ восторгъ дътскомъ соверща:

<sup>1)</sup> Стих. Огарева: "Отступница".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стих. Ростопчиной. II, стр. 180.

влассических быда я, в: "Ты хороша!" и ума пришла я, зя душа ителей, хваленье, лава есть эначенье!.. тенщина, поэть кой насладились, прокій свать, овершились..." \*).

писательницы, цѣнящей въ себѣ прежде всего женщину. Ей ли было пускаться въ политическія распри, толковать о притѣсненіяхъ Польши! Если бы это и могло случиться, то развѣ только по одному легкомыслію.

V.

Темъ временемъ въ литературъ созръвало сильное умственвое движеніе, которое въ сороковыхъ годахъ стало близко соприкасаться съ серьезными вопросами нашей общественной дъйствительности. Ростопчина, въ качествъ дамы-писательницы, не котъла звать этой пробивающейся новой струи. Въ своей наивности она думала укрыться отъ нея подъ шумную "музыку" своего аристократическаго бала. Не проникнуть сюда адептамъ новаго направленія. На ея балахъ "и шумно, и прилично,—говорить Н. В. Сушковъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—и весело, и чинно, и суетно,

юрно, и радушно, и холодно... Балъ, на которомъ не встръня длинно-густо-шаршаво-волосатыхъ, ни козлино-бородатыхъ, владисто-бородатыхъ писателей..." Сюда не могли проникпроновъди новаторовъ: сюда достигали только отголоски ихъ перепутанные, искаженные заносились они въ салонъ на языкъ о-нибудь Загоръцкаго...

І эти изуродованные осколки новыхъ мыслей не замирали, ропадали безслёдно; но большая часть свётскаго женскаго ства оказалась несравненно воспріимчивій къ ложно понятой овіди Жоржъ-Зандъ, и выказала пробужденіе съ этой стовъ різво-комическихъ формахъ. Свётская женщина, наприсадилась и іхала на біновыхъ дрожкахъ безъ кучера или, правила лихой тройкой, или брала на себя роль вакъ и сміло переступала порогъ ресторановъ. Этимъ она отрисковывавшія ея свободу условныя приличія. Такъ проявля-

Стих. Ростопчиной. П., стр. 209.

лись въ женской свътской средъ первые протесты за свободу, веселье, любовь.

Въ этомъ смыстѣ, какъ было упомянуто раньше, проявляла протестующій элементъ и Ростопчина. Она открыто восторгалась разгульнымъ удальствомъ цыганской пѣсни, одурманивалась благо-уханіемъ рома, жженки, изступленнымъ хоромъ цыганъ 1). И въ своей наивности думала и теперь по прежнему остаться при томъ же протестѣ, когда литература направлялась уже на болѣе серьезныя тэмы.

Несмотря на нашумѣвшую исторію съ балладой, въ Россіи Ростопчина встрѣтила холодный пріемъ. "Что значить? что случилось"? недоумѣваетъ близорукая поэтесса.

"Прошло два года безъ меня—и что же? Минувшаго забыть и самый слёдъ! Два года... для людей... для свётскихъ!... Боже!... То боле, чёмъ сотни, сотни лётъ..." 2).

Но не одни свътскіе поклонники запоздали кольнопреклоненіемъ, не раздается больше похваль и въ литературъ. Избалованную женщину охватываеть жгучее чувство тоски.

> .... "Родина моя, Я лаской избалована всесвътной, Одна-ль ко миъ ты будешь непривътна?.." \*).

восклицаеть она въ своемъ отчаянномъ недоумѣніи. Вмѣсто прежнихъ обильныхъ похвалъ, ея "Неизвѣстный романъ въ стихахъ" 4) и поэма "Донна Марія Колонна" 5) встрѣчены оскорбительнымъ молчаніемъ. Она прибѣгаеть къ помощи свѣтской выдержки: дѣлаетъ видъ безпечно-равнодушный и продолжаетъ писать въ томъ же лермонтовскомъ духѣ: "Прихоть креолки", "Молчаніе" и др. Но и имъ слышится похвала только изъ "своего прихода". Хвалитъ "Москвитянинъ", гдѣ она состояла сотрудницей вплоть до закрытія журнала (1856 г.), да "Библіотека для чтенія", гдѣ продолжала помѣщать свои крупныя и мелкія вещи.

Равнодушное молчаніе журналовь молодой литературы скоро замѣнилось иронической улыбкой въ сторону нѣкогда боготворимой писательницы. Ростопчина поражена. "Ошибка?... заблужденіе новаго времени?" недоумѣваетъ она, и въ стихотвореніи "Бользнь вѣка" прекрасно выдаетъ свое невѣжество, говоря, что люди

<sup>1)</sup> CTHX. II T., CTP. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Такъ же, стр. 210.

<sup>4)</sup> Изд. Смирдина 1846 года.

<sup>5) &</sup>quot;Сѣвер. Обозрѣніе", 1848, № 1.

новаго научнаго направленія своими изследованіями "влевещуть на Божій Промысель"...

Но любовь къ утёхё, привычка къ веселью разгоняеть грустныя мысли и, хотя ненадолго, заставляеть забыть объ образовавшемся разладё. Прожитая жизнь кладеть неизгладимые слёды, сродняеть душу съ тёми или другими привычками, отъ которыхъ вовсе не легко отстать и зам'єнить чёмъ-нибудь инымъ. Потому, несмотря на обидную для избалованной графини улыбку со стороны молодой литературы, она н'ётъ-н'ётъ, да и выкажеть прежнюю удаль, гордыно...

"Пусть онъ не вѣренъ, пусть онъ измѣнникъ; Плакать не стану я—я молода; Новый поклонникъ его мнѣ замѣнить! Горе ему же! Мнѣ что за бѣда" 1).

Но такого рода отвага не звучала уже въ концѣ 40-хъ гоговъ обаяніемъ печоринской гордыни; она производила впечатлѣніе пустоты, свѣтскаго безсердечія, была отвагою холодной кокетки...

Еще въ 1838 году Ростопчина пробовала писать въ прозъ. Въ "Сынъ Отечества и Съверномъ Архивъ" (за февраль и апръль) были помъщены двъ ея первыя повъсти: "Чины и деньги" и "Поединовъ" 2). Авторъ возставалъ тамъ за право женщины любить друга по сердцу; осмъивалъ высшій свътъ за обычай цънить въ человъкъ не человъческія достоинства, а украшающія его регаліи; возставалъ противъ существующаго въ высшемъ свътъ варварскаго обычая—дуэли. Послъдній протестъ былъ вызванъ непосредственнымъ впечатлъніемъ смерти Пушкина и потому дышалъ самымъ искреннимъ негодованіемъ.

Но ни искренность чувства, ни удавшіяся сцены жизни военной молодежи, ни таинственность обстановки героя второй повісти, напоминающаго прототинь Печорина,—ничто не обратило вниманія критиковъ на эти два первыя произведенія въ прозів Ростопчиной. Сушковъ въ своихъ "Воспоминаніяхъ" объясняеть это молчаніе литературы отсутствіемъ подписи автора: "его не узнали,—говорить онъ,—подъ, въ первый разъ явившимся, псевдонимомъ "Ясновидящая".

Во всякомъ случать эта неудача заставила автора усомниться

<sup>1)</sup> CTEX. II., CTP. 265.

<sup>2)</sup> Впоследствии оне явились подъ общимъ названиемъ: "Очерки большого света".

въ его прозаическомъ беллетристическомъ талантъ. И съ этихъ поръ Ростопчина не пишетъ ничего, кромъ стиховъ, въ продолженіе болье, чъмъ 10 лътъ. Въ 1850 году ея большія произведенія: драма "Нелюдимка" и романъ "Дневникъ дъвушки" (или "Поэзія и проза жизни")—были написаны тоже стихами.

Романъ отзывается страшнымъ подражаніемъ Онвгину. Какъ и въ первыхъ повъстяхъ, здъсь порицается пустота, отсутствіе искренности въ жизни свътскихъ людей. И здъсь героиня выходить за-мужъ не за того, кого любитъ. Авторъ много и искренно говоритъ на тэму этого женскаго горя и рядомъ произноситъ убійственно - длинныя сантиментальныя тирады, разсужденія на какую-нибудь избитую тэму. Романъ вслъдствіе этого выходитъ безконечно длиненъ; онъ растягивается въ "Москвитянинъ" на цълый годъ.

Очень естественно, что молодая критика, давно уже махнувшая на нее рукой, не особенно лестно отозвалась о немъ.

Недружелюбно отнеслись и въ московскихъ кружкахъ. Но большаго романъ и не стоилъ, потому что мысли, подобныя нижеприведеннымъ, были хотъ и хороши, но далеко не новы и притомъ въ концъ произведенія попирались самою же героинею:

"Не поклонюсь тельцу влатому —

говоритъ героиня —

И не продамъ себя, рабой презрѣнной, Разсчетамъ низкимъ, мелкому тщеславью,— Нѣть, не хочу по-свѣтски поступать!"...

Ростопчина и ея друзья, конечно, объяснили иначе недружелюбный пріемъ критики. "Многое, очень удачное, —говоритъ Сушковъ, —и милое, поэтическое осталось въ немъ не замівчено, а все лишнее, растянутое служило изъ місяца въ місяцъ насущною пищею такъ-называемымъ поклонникамъ ея музы, которые въ преданности своей все написанное простосердечною и благороднодовірчивою женщиной, при ней превозносять до небесъ, за глаза въ своихъ кружкахъ... усердно перебирають малічшія обмолвки и недоглядки.

Уже давно преследовала Ростопчину неудача, давно неслась насмешка за насмешкой. Уставши оть неудачь, она пробуеть сделать уступку, шагь другой въ сторону современныхъ гуманныхъ ученій: пробуеть заговорить о пользе народу. Но вакъ и надо ожидать — попытка выходить неудачна и даже забавна: сейчась чувствуется, что слова взяты на прокать, что они чужія.

Въ драмъ "Нелюдимка" 1) изображается молодая дъвушка, поселившаяся съ своей няней въ деревнъ. Она порвала связь съ обществомъ, гдъ какой-то графъ разбилъ ея сердце и чистую въру въ людей. И вотъ она начинаетъ говоритъ "хорошія слова" на тэму—помощи "мужичкамъ"; много говоритъ съ няней о необходимости дълать добро крестьянамъ; но на дълъ сама ограничивается только хлопотами о выдачъ замужъ дочери живущей у нея въ услуженіи швейцарки и устройствомъ по случаю этой свадьбы сельскихъ пировъ... Она говоритъ нянъ:

"Какъ батюшка, не трачу я милліоновь, Чтобъ забавлять другихъ... Лучше заведемъ мы богадельню, школу рукодёлья, Да будемъ заниматься мужичками: Немногимъ будуть счастливы они".

Но черезъ минуту эта же самая героиня говорить той же нянъ:

"Пойдемъ же, ты поможень мив примврить Вновь присланное платье изъ Парижа".

Пропов'єдница новыхъ идей, порицающая отца за безполезную трату денегь, живя въ полномъ деревенскомъ одиночеств'в, скрываясь отъ людей, выписываетъ платья изъ Парижа и для препровожденія времени занимается ихъ прим'єриваніемъ.

Такой сбивчивостью понятій и поступковъ отличаются герои и героини Ростопчиной, которымъ она пытается искусственно навазать неидущія къ нимъ, равно какъ и къ ней самой новыя народолюбивыя идеи. Однако критика старыхъ "Отеч. Записокъ" отнеслась къ этой драмѣ довольно дружелюбно: она усмотрѣла сходство героини драмы (Зои) съ Печоринымъ и ограничилась голько разбороиъ этого сходства, не касаясь ни положительныхъ сторонъ драмы, ни встрѣчающихся въ ней противорѣчій <sup>3</sup>).

Ростопчина въ этомъ романъ остается несравненно послъдовательнъе и цъльнъе, когда касается тэмъ женской любви, сердечнаго горя, когда выступаетъ женскимъ адвокатомъ. Тирады на эту тэму дышатъ искренностью и нъкоторой силой:

Въ такихъ чисто женскихъ вопросахъ она чувствовала себя дома. Къ тому же теперь и ея личное счастье уходило въ прош-лое; въ сердце отцвътающей 40-лътней красавицы закрадывалось чувство тоски, прощанье съ радостями женской жизни. Прошла пора любви, многое пришлось испытать, во многомъ пришлось ра-

¹) "Москвитанинъ", 1850, № 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "От. Зап.", 1850, № 5.

зочароваться. И Ростопчина чувствуеть, что въ этомъ направленіи она многое можеть сказать женщинь, во многомъ научить ее.

Наставленій на эту тэму всего больше встрівчается въ ем посліднемъ романів: "У Пристани" 1). Желая предостеречь женщину отъ печальныхъ ошибовъ, она говорить: мужчины, даже самые лучшіе—не братья и не друзья намъ; это—враги, отъ которыхъ надо обороняться. Потому "женщина должна любить свысока—не на коліняхъ. Не надо отдавать себя въ руки этимъ господамъ; не надо позволять имъ брать верхъ надъ нами; они и безъ того слишкомъ на то склонны!... Какъ-разъ попадещься въ нимъ въ рабыни!" 2). Какъ женщина, много-любившая или, можеть быть, вёрніть—много-любимая, она горько сожаліть тіхъ женщинь, которыя остаются лишены счастья любви.

Но полное счастье Ростопчина допускаеть только при условіи духовной любви. Если этого нёть, если въ другомъ приходится "любить только любовь", она чувствуеть себя одинокой, несчастной... "Я чувствую себя одинокою, и хоть тысячи людей и друзей будь около меня, я все-таки останусь одинока, если существованіе мое не сольется неразрывно съ другимъ существованіемъ его дополняющимъ и ему необходимылъ" 3). Потому ея героини, вышедшія замужъ безъ любви, чувствують одиночество. Мужья, — говорить она въ романв: "Счастливая женщина" 4), какъ женятся, такъ теряютъ всякую потребность въ духовномъ общеніи съ женой. Куда исчевають въ нихъ прежніе женихи? "Все это исчезло, какъ декорація послѣ спектакля, какъ праздничное убранство послѣ праздника... О, мужья... Не всѣ ли вы такіе? — говорить героиня... Лучшіе изь вась не следують ли этой системъ не церемониться и не женироваться, какъ скоро обрядъ вънчанія утвердиль вась владьтелями на въки и безвозвратно тёхъ самыхъ дёвушекъ, которымъ вы расточаете такъ много исканій и угожденій прежде брака?..

Но этимъ собственно и исчернывается почти вся философія Ростопчиной. Дальше вышеувазанныхъ мотивовъ изъ женской жизни, дальше того, что испытала въ области любви сама или одна изъ ея близкихъ подругъ, наблюдательность писательницы не простирается. Тысяча другихъ сторонъ женскаго чувства усвользають отъ ея вниманія. Потому въ сюжетахъ своихъ повъ-

<sup>1)</sup> Изд. 1857 г., Спб.

<sup>2) &</sup>quot;У Пристани", IV т., 12 стр.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Тамъ же, стр. 29.

<sup>4) &</sup>quot;Москвитянинъ", дек., 1851 и февраль, мартъ 1852 г.

стей и романовь она очень однообразна и часто повторяется. Наставленія же ея въ большинствъ случаевь не могуть похвалиться ни гуманностью, ни высовой нравственностью; за ними остается только одно достоинство—искренность автора.

## VI.

Ростопчина съ своимъ идеаломъ личнаго счастья, къ тому же еще туманнымъ, неопредъленнымъ, казалась теперь какой-то ветошью рядомъ съ молодой литературой, стремленій которой она-въ силу привычекъ своего давняго наивнаго незнанія, не могла понять. Спуститься до положенія вопрошающаго не дозволяло до гигантскихъ разм'вровъ развившееся самолюбіе; сама же уразумъла только одно: молодая литература и ея враги--- это одно и то же. Между ними и ею существуеть целая пропасть; въ чемъ состоить эта пропасть-вопрось рёшался съ личной точки эрёнія: ее отрицають-ее, преемницу Пушкина, хранительницу чистаго искусства! А отсюда неожиданный выводъ: молодая литература ведеть ть гибели. И ради спасенія Ростопчина різшается на різкій шагъ: открыто вступить въ борьбу съ пагубнымъ новымъ направленіемъ! И въ 1851 году въ "Письм'в къ Ө. Глинк'в", которое напечатано было въ "Москвитянинъ" 1), она открыто выступаеть противъ научнаго движенія, желаеть предохранить молодежь отъ "гибельнаго чтенія жалкихъ и вредныхъ современныхъ теорій". Она усматриваеть въ литературъ "навожденіе реализма и скудости духовной, прикрытой нынешнимъ именемъ разума и разсудка". Въ 1852 году она печатаетъ "Оду поэзін", гдв говорить:

> "Что... молодое покол<sup>4</sup>—че, Не признавая вдохнетенья, Пошло дорогою иной...

...Они—потешники народа, Изъ грязи выленя урода, Его включають въ сонмъ боговъ"... и т. д.

Разъ рѣшившись открыто возстать противъ новаго движенія литературы, ей теперь уже незачѣмъ прятаться подъ личину внѣшняго спокойствія и свѣтскаго равнодушія, или пробовать стать на сторону новыхъ понятій. Съ этихъ поръ почти въ каждомъ романѣ Ростопчина возстаетъ "противъ плебейской литера-

<sup>1)</sup> Ne 11.

туры", противъ "гуманистовъ", которыхъ въ гнѣвѣ называетъ "праздными сиднями на почвѣ общаго труда" ¹).

Въ романъ "Счастливая Женщина", — который интересенъ въ біографическомъ отношеніи и въ своихъ лирическихъ отступленіяхъ, отзывается подражаніемъ Гоголю, — Ростопчина сильно возстаетъ противъ всего новаго въ жизни и въ литературъ 2) и, между прочимъ, противъ зарождавшагося тогда въ женщинахъ стремленія къ наукъ, рядомъ съ которымъ шло и отрицаніе заботъ о красотъ. Ростопчина не могла безъ ужаса видъть, какъ новая женщина въ своемъ заблужденіи сама попирала свою силу, топтала свое счастье, и въ надеждъ, что ей удастся предохранить отъ ужасной ошибки, — которая въ ея глазахъ была погибелью женщины, — она говоритъ:

"Нравиться и быть любимой—два условія женскаго бытія; и если найдутся иныя, воторыя оть нихъ отказываются, то это какія-то ненормальныя существа, умственные уроды, исключенія... Напрасно уроды обоего пола и философы (что почти выходить одно и то же) хотять положить и утвердить, что красота ничего не значить и что не стоить труда о ней думать! — Нѣть, не правда!... Красота — это шестое чувство, дополняющее въ его обладатель способность наслаждаться смыть прочими... Жаль, но должно сознаться, —для женщинь даже самый геній не замыняеть красоты; женщину геніальную уважають, но не любять, тогда какъ съ одной красотой иногда любять даже и тогда, когда перестають уважать"...

При своей односторонности—смотръть на жизнь только черезъ призму любви, она не могла понять пробуждающагося въ женщинъ стремленія къ умственному росту. Среди пылкихъ и искреннихъ, сейчасъ приведенныхъ тирадъ Ростопчиной были несомньно доли истины, признаніе которыхъ могло бы уберечь женщину слёдующихъ покольній оть другой крайности, въ которую она впадала съ конца 50-хъ годовь, ръзко отвернувшись оть заботь не только о красоть, но даже и о личномъ счасть, и о внъщней порядливости. Последнюю ошибку женщина сознала уже тогда, когда очутилась въ трагическомъ положеніи... Но доля правды словъ Ростопчиной заглушалась въ общемъ потокъ ея раздраженныхъ проповедей, ръзкихъ нападокъ на все новое. И молодежь ея не слушала. По рукамъ ходили направленныя противъ Ростопчиной стихотворенія, эпиграммы. За романъ

<sup>1) &</sup>quot;У Пристани".

<sup>2)</sup> Особенно вооружается противъ Диккенса.

१ (८ क्षुप्ट

, гдё симпатично изображалась любовь запоздавшему своимъ появленіемъ герою, сталось. Рецензенты видёли въ романё здь и не жалёли ёдкихъ порицаній въ в романа — Марины, а также и самого

#### VII.

дахъ Ростопчина писала усиленно много. не на патріотическія тэмы. Она воспівала жалівла, что вырождается на Руси борицала нівоторыя формы світской жизни, триме вечера, гді собирались музыканты, и поэты, примыкавшіе нь одной съ нею печатаеть брошюру: "Фанни Эльслерь"; ую пьесу: "Драматическое уложеніе"; драстихахъ: "Одаренная"; 2) въ 1853:—коін: "Ни тоть, ни другой" 3); комедію сь проучиль"; 4) въ 1854 году:—драму въ ринла и Люба" 6), и наконець пов'єсть:

и, особенно драматическія, врайне плохи. йствія, а если оно кое-гдё и встрёчается, атично, искусственно, фальшиво. Этихъ знаеть. Ростоичина ихъ писала для театра, сьбё какого-нибудь актера. Чтобы хоть ь отъ уколовъ, вызвать похвалу, которой

жь маленькую мимоходную замётку "Современника" енщинё"... "Я увёрень, что читатели "Современника" той очаровательной и многодумной Марини, передърстояль даже самь Фаусть г-на Овчиникова, распол, какъ въ собственномъ домё, и пользовавшійся благом много-осрамленной красавицы, возбудившей Троянеть и въ чемь Еленё и можеть сміло см. «Міх», по токоварный рокъ меня преслёдуеть? ... мужчинъ себя! неже достойности они!" и т. ... , 1852, № 10.

давно не слыхать, Ростопчина сочиняеть знакомому актеру пьесу для бенефиса... Пьеса выходить плоха, но, благодаря сторонни-камъ, въ театръ раздаются крики: "автора! автора!" И наболъвшее самолюбіе нъсколько отдыхаеть, въ душу закрадывается опять надежда...

Въ литературъ, между тъмъ, едва отмъчаютъ выходъ того или другого изъ ея произведеній, а если входять въ подробный разборъ, то Ростопчиной всегда достается сильно какъ за несообразности въ слогъ, такъ и въ содержаніи. И потому вполнъ понятно ея элегическое стихотвореніе "Господь зоветъ", написанное въ 1854 году, гдъ она съ грустью говоритъ:

"Мы чужды и смёшны для новыхъ поколеній... Расторглась цень межъ нихъ и насъ; Межъ нихъ былого им глашатаи и тени. И не для насъ грядущій часъ!"...

Въ 1856 году она печатаетъ сцены въ стихахъ: "Дочь Донъ-Жуана" и "Угасшая звъзда, событіе изъ XVI-го въка". Боязнь быть снова осыпанной порицаніями со стороны противниковъ—заставляетъ писательницу прибъгнуть къ защитъ Пушкина. Его памяти посвящаетъ она "Дочь Донъ-Жуана" и въ посвященіи говорить:

"Великій!—Твнь твоя не оскорбится Ничтожностью смиренной дани сей... Прими ее!... Пусть трудъ мой освнится Загробною защитою твоей!"...

И если критика не трогаетъ "Дочь Донъ Жуана", гдѣ опять выводится разочаровавшаяся въ искренности людей красивая женщина, которая много терпить отъ общественной клеветы, то Ростопчиной все же достается за "Угасшую звѣзду" 1) и въ этотъ же 1856 годъ, а также и въ слѣдующій ей наносится окончательный ударъ.

• Еслибы нѣкоторые изъ толстыхъ журналовъ не продолжали помѣщать произведеній Ростопчиной; еслибы редакторы и критики этихъ журналовъ не продолжали расхваливать ее, какъ звѣзду въ прошломъ и настоящемъ, то, можеть быть, новая литература не остановила бы на ней серьезнаго вниманія, вѣроятнѣй, что она

<sup>1) &</sup>quot;Сиб. Вѣдомости" 1856, № 30. Фельетонъ Вл. Зотова. "Полупрозой, полустихами написана "Угасшая звѣзда" гр. Ростопчиной. Это не автобіографія (пронизируеть авторъ), какъ можно было судить по заглавію, а драматическая фантазія, какъ называли нѣкогда подобныя исторіи съ легкой руки г. Кукольника—творца пронзведеній этого рода, или событіе—какъ называеть и самъ авторъ" и пр.

оставила бы ее въ забвеніи. Но при томъ положеніи, какое Ростопчина продолжала занимать въ нѣкоторыхъ органахъ печати, о ней нельзя было не говорить.

Въ 1856 году вышло собраніе ся стихотвореній. Газетная критика встрътила ихъ насмъшкой при поверхностномъ разборъ санаго содержанія. Такова статья критика "С.-Петербургскихъ Відомостей 1). Вслідь за ней явился большой разборь въ "Современникъ 2. Авторъ чрезвычайно ясно характеризуетъ пустоту, безсердечіе, безпринципность того "я", какое выглядываетъ изъ стихотвореній Ростопчиной. "Кто можеть сочувствовать этому "я", въ томъ нѣтъ ни капли поэзіи. Ростопчина же велика тыть, что осминаеть это "я", — пронизируеть авторъ, — возбуждаеть къ нему полнъйшее презръніе. Высокъ подвигъ поэта, -- продолжаеть онъ, -- решающагося избрать паоосомъ своихъ стихотвореній изобличеніе ничтожества и порока на благое предостереженіе людямъ... Этимъ, безъ сомнінія, надобно объяснять то уваженіе, которымъ почтили талантъ и произведенія гр. Ростопчиной три величайшіе поэта трехъ покольній: Жуковскій, Пушкинъ и Лермонтовъ". Болъе ръшительному осуждению еще ни разу до сихъ поръ не подвергались произведенія Ростопчиной.

Въ следующій годъ появился отдельнымъ изданіемъ упомянутый большой романъ "У Пристани". Въ немъ много удачныхъ карактерныхъ картинъ изъ жизни прежнихъ самодуровъ помещивовъ, много правдивыхъ искреннихъ мыслей насчетъ несправедняваго отношенія къ женщине со стороны общества, насчетъ пустоты светскаго воспитанія и т. д., зато какъ и въ другихъ произведеніяхъ—бездна противоречій, отсутствіе цельности въ воспроизведеніи характеровъ, въ построеніи всего произведенія. Сильней всего поражаютъ фальшью, неестественностью мужскіе карактеры, которые почти никогда не удавались Ростопчиной какъ женщине, вечно занятой "собой" и потому мало наблюдающей.

Добролюбовъ выступилъ противъ романа съ статьей, которая безпощадно осудила Ростопчину и въ области прозы. Онъ также ръшительно подчервиваетъ пустоту, сбивчивость ея воззръній отсутствіе опредъленныхъ идеаловъ, которые оказываются не ясны и далеко не высоки даже въ единственно-доступной для нея области — области любви, женскаго сердца. Добролюбовъ опять ставилъ читателя на ироническую точку зрънія, т.-е. что въ романь: "У Пристани" Ростопчиа осмъиваетъ своихъ героинь. "Это

<sup>1) 1856, № 17.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cosp., 1856, № 3.

умѣнье автора, — говорить онъ, — не высказывать своего взгляда на изображаемыя личности можеть, пожалуй, ввести многихъ въ за-блужденіе. Могутъ подумать, судя по тону изложенія, что авторъ серьезно считаеть свои лица людьми честными, благородными и неглупыми. Это было бы, безъ сомнѣнія, очень грустно для автора, и потому мы думаемъ, что, рѣшившись на такой подробный разборъ, оказываемъ автору услугу, ставя читателя на настоящую точку зрѣнія 1.

### VIII.

Джоржъ Элліотъ въ одной изъ своихъ журнальныхъ статей говоритъ, "что только во Франціи внезапное исчезновеніе произведеній женскаго пера оставило бы зам'єтный проб'єть въ національной исторіи", — потому что только одн'є француженки-писательницы "им'єютъ храбрость быть женщинами".

Графиня Ростопчина какъ разъ представляетъ подобный образецъ храбрости. Она имъла храбростъ не только остаться женщиной, сдълавшись писательницей, но остаться женщиной по преимуществу, т.-е. сохраняясь подъ сънь этого имени отъвсъхъ требованій развитія, образованія, яснаго міровоззрънія. Она не позаботилась предварительно выбраться изъ той рутины, въ какую быль погруженъ до тъхъ поръ женскій умъ. Вступая на писательское поприще, она удержала при себъ всъ невъжественныя стороны женскаго прошлаго, отнеся ихъ къ качествамъженской природы; она пренебрегала необходимостью въ женщинъ умственной жизни, усиленно старалась воспитывать въ себъ толькоженскія стороны по преимуществу — и въ этомъ была ея главная ошибка.

Оставаясь женщиной по преимуществу, она не ощущала потребности сознавать себя человъкомъ, которому должно быть близко все человъческое, для котораго должны быть доступны всъ высокія духовныя радости рядомъ съ женскимъ счастьемъ. И потому она оказалась не въ силахъ взглянуть на это самое счастье и горе съ точки зрънія общечеловъческой; не въ силахъ понять новыхъ зарождающихся идей, новыхъ стремленій; не въ силахъ освътить жизнь женскаго сердца,—такъ мало до сихъ поръ разобранную самой женщиной, чтобы сдълать ее дъйствительно интересной и достойной вниманія. Увлеченіе узко-личной

<sup>1)</sup> Соч. Добролюбова, т. І.

жизнью, личными побъдами, красотой, хаотически заполонили ея произведенія, въ которыхъ не было ни яснаго плана, ни идеала.

Ея дарованіе не уберегло ея отъ забвенья: ей не доставало надлежащаго развитія. Только оно можеть спасти женщину— вакимъ бы талантомъ она ни обладала—отъ той пустоты, какой была богата ея жизнь въ прошломъ. Только при этомъ условіи ея талантъ можеть сдёлать достойнымъ вниманія и интереса душевний міръ женщины, имёющей обособленный, своеобразный характерь, чёмъ у мужчины, и гдё женщина писательница можеть быть дёйствительно оригинальной.

Только солидное образованіе, серьезное развитіе удержить ее на должной границѣ анализа этой жизни, удержить отъ увлеченія въ сторону мелочей или безцеремонной области будуара...

Последній моменть борьбы гр. Ростопчиной съ ея литературными врагами, когда ея сердце питалось только злобою, когда еще рельефиве выступила вся сбивчивость, спутанность ея мыслей. виражается въ ея сатиръ "Домъ Сумасшедшихъ", которой предшествовало создание другого сатирическаго произведения: "Возврать Чацкаго въ Москву". Это последнее было написано еще въ 1856 году съ эпиграфомъ: "à bas les masques!"—Въ пьесь нзображается, какъ Чацкій, послі 25 літь отсутствія, вернулся въ Москву. Въ домв Фамусова онъ встретиль прежнихъ знакомыхъ, а также и несколько новыхъ лицъ изъ славянофиловъ и прогрессистовъ. Въ 25 леть много произошло переменъ. Софья Павловна стала женою Скалозуба; Молчалинъ дослужился до генеральства, Загор'вцкій разбогатыль откупами; Зизи и Мими сделались эмансипированными дамами въ роде Кукшиной. Оне курять сигары, стригуть волосы, и ихъ Ростопчина ставить во главъ прогрессивной молодежи. Впрочемъ, одинавово достается оть автора и славянофиламъ. Чацкій --- солидный мыслитель, одинаково бранить и ту, и другую партію, а одного прогрессиста даже хочеть побить палкой. Пьеса оканчивается темь, что некая княгиня Цветаева—новое лицо—хочеть познакомить Чацкаго съ инымъ "просвъщеннымъ обществомъ", которое собирается у нея въ домъ.

Большинство выведенных лиць были портреты съ живых современниковь, и потому произведение не было напечатано при жизни автора и явилось только черезъ 9 лътъ—въ 1865 году. Объ немъ много говорилось въ годъ выхода. Въ общемъ, критическія замътки сводились къ признанію не лишеннаго таланта подражанія автору "Горе отъ ума" 1).

¹) "Книжный Вѣстиккъ", 1865, № 2.

Несравненно интереснъе ознакомиться подробнъе съ ненапечатаннымъ до сихъ поръ произведеніемъ гр. Ростопчиной—упомянутой сатирой "Домъ Сумасшедшихъ". Въ бумагахъ Н. В. Сушкова сохранился списокъ этого произведенія со всъми комментаріями, поясненіями, сдъланными на поляхъ рукою самого автора, и многими его письмами

"Домъ Сумасшедшихъ" представляеть подражаніе извъстной сатиръ Воейкова, носившей такое же названіе. По условіямътогдашней ценвуры, сатира Воейкова не могла быть напечатана въ Россіи, и до прошлаго десятильтія ходила въ рукописи, атакже и въ заграничномъ изданіи.

Проникавивая сатиру вдкая иронія прекрасно совпадала сътемъ душевнымъ озлобленіемъ, которое переживала въ последніе годы Ростопчина. Тонъ Воейкова пришелся графинѣ какъ нельзя по вкусу. Невольно мелькнула мысль: "не посмъяться ли и мнѣ? только надъ къмъ? кто собственно смѣшонъ—славянофилы или западники?" И тѣ, и другіе—рѣшаетъ графиня; и тѣ, и другіе не выдерживаютъ критики; у тѣхъ и другихъ идетъ полный разладъ теоріи съ собственной жизнью... Намѣреніе написать сатиру она не разъ высказывала знакомымъ, друзьямъ и дядѣ . Н. В. Сушкову. Послѣднему даже читала отрывки по мѣрѣ того, какъ писала. Дядя одобрялъ, совѣтовалъ продолжать. Къ маю 1858 года "Домъ Сумасшедшихъ" былъ окончательно воздвитнутъ и пересланъ при письмѣ къ Сушкову въ видѣ подарка на бывшую у него въ Новый годъ елку, какъ гласило сдѣланное посвященіе.

"Воть вамъ, любезный другь и уважаемый дядюшка, вашъ "Сумасшедшихъ Домъ", совсёмъ готовый. Вы найдете туть много прибавокъ и дополненій; сообщите, кому слёдуеть и кому заблагоразсудите". Остальная часть длиннаго письма прекрасно рисуеть, чёмъ вызвано строеніе "Дома", чёмъ за это время была занята мысль Ростопчиной.

Уже давно она чувствовала родъ недуга къ стариннымъ книжкамъ. Антикварскія книжныя рѣдкости часто служили ей источникомъ, откуда она черпала содержаніе для блестящихъ разговоровъ, которыми славилась въ высшемъ свѣтѣ.

Теперь же, когда надвигалась печальная старость, когда стало оставаться много свободнаго времени, прежде уходившаго на блескъ молодостью и упоеніе баломъ, Ростопчина сильнъй погружалась въ любовь къ книжнымъ древностямъ, чаще стала бесъдовать съ букинистами. Въ чтеніи старинныхъ книгъ она хотьла теперь забыться отъ переживаемыхъ тяжелыхъ страданій,

въ старинныхъ романахъ она простодушно ожидала найти разръшеніе недоразуміній, рождающихся отъ современныхъ явленій жизни и литературы. "Неріздко въ одной изъ тощихъ и малыхъ сихъ старыхъ книжицъ довольно ума и правды,—говоритъ она въ томъ же письмі къ Сушкову,—чтобы составить противоядіе иногимъ толстымъ книжищамъ, журналищамъ и газетищамъ тепе решняго незо/лотого времени".

И въ какомъ-нибудь старинномъ нравственно-поучительномъ романъ черпаетъ это противоядіе и восклицаетъ: "А что, если эти господа (т.-е. ея враги) только новыя воплощенія энциклопедистовъ и франкъ-масоновъ прошлаго стольтія?.. А что, если истамисихозъ точно существуетъ, и ваши друзья западники, — продолжаетъ она въ томъ же письмъ, — и враги славянофилы ужъ жили, кутили, ломали и разрушали подъ именами французскихъ реформаторовъ передъ революціей?... Старайтесь угадать маски! Кто изъ нихъ Вольтеръ? По уму, по добротъ — ни одинъ"...

И послѣ такихъ предположеній ей еще больше кажется, что она несетъ гоненіе на свой талантъ напрасное, только благодаря зымъ демонамъ-разрушителямъ, неизвѣстно, для чего опять появившимся. Они, эти демоны, жаждутъ раздавить ее, потому что она не хочетъ принадлежать ихъ партіи. Она усматриваетъ въ литературѣ партіи, кружки, образовавшіе родъ заговора: признавать, независимо отъ достоинствъ и недостатковъ, только то хорошимъ, что—наше въ смыслѣ кружка, и давить, порицать, что не наше.

Всёмъ этимъ фантазіямъ Ростопчина находить подтвержденіе въ одной изъ указанныхъ книжицъ, гдё какой-то философъ предписываетъ следующія средства для водворенія всеобщаго господства его партіи. "Pour obtenir un triomphe plus facile,—выписываетъ она въ нисьмё къ Сушкову, — nous ferons corps et nous nous repandrons d'un bout du monde à l'autre"... и проч. 1).

Въ этихъ словахъ Ростопчина видѣла повтореніе рецепта для составленія извѣстности и власти современныхъ ей партій.

Уязвленное сердце искало лекарства, злоба бушевала въ душъ,

<sup>1)</sup> Переводъ. "Чтобы легче добиться своего, мы составимъ одинъ кругъ, мы распространимся отъ одного конца вселенной до другого... Мы будемъ всячески пресозносить тёхъ, кто будетъ одинаково съ нами мыслить, и если между ними най-туся люди съ малёйшимъ талантомъ, мы съ помощью громкихъ похвалъ, повторяющихся изъ устъ въ уста, создадимъ изъ нихъ рёдкихъ геніевъ и необыкновенныхъ подей. Зато всякаго, кто вздумаетъ помимо насъ составить себё имя или кто выскатеть несогласныя съ нашими убёжденія,—мы, наоборотъ, будемъ унижать и говорить о немъ въ самомъ презрительномъ тонъ".

хотвлось чёмъ-нибудь отмстить врагамъ, отъ которыхъ уже "десять лёть приходится горько",—какъ признается она сама. До сихъ поръ она выливала злобу въ случайныхъ разговорахъ, въ лирическихъ отступленіяхъ романовъ и—случалось — въ полемическаго характера стихахъ..¹). Сатира въ видъ "Дома Сумасшедшихъ" давала возможность ъдко отплатить всёмъ личнымъ врагамъ, посадить въ желтый домъ всъхъ насолившихъ литераторовъ. "Пора показать, что и я могу отвъчать эпиграммами на эпиграммы и правдою на ложь и сплетни ихъ"...

Воть тоть источникь, который породиль ея сатиру. Ростопчина раздраженно выступаеть противь своихъ многочисленныхъ враговь изъ западниковъ и славянофиловъ. Отъ западниковъ— "герценистовъ, соціалистовъ," какъ она ихъ называетъ, исходили эпиграммы на ея произведенія; отсюда нанесенъ быль и послѣдній ударъ.

Но не одни же въ самомъ дѣлѣ писатели-враги наполняли міръ? были же между литераторами и у нея друзья? Такими она изображаетъ Тютчева (извѣстный поэтъ, онъ же и дальній родственникъ графини), князя Вяземскаго, князя Одоевскаго, графа Уварова, — которыхъ она вывела въ сатирѣ подъ именемъ коммиссіи докторовъ, пріѣхавшихъ изъ Петербурга для оказанія медицинской помощи паціентамъ московскаго дома сумасшедшихъ.

Всѣ выведенныя лица — современники автора — были болѣе или менѣе люди ей лично знакомые. Многіе названы по именамъ, другіе скрыты подъ какимъ-нибудь весьма прозрачнымъ покрываломъ.

Н. В. Сушковъ, прочитавши сатиру, сдѣлалъ свои замѣчанія, поправки относительно того, что ему казалось невѣрно, преувеличенно или что неполно передавало картину дѣйствительности. Въ названныхъ бумагахъ Супкова есть и отвѣты Ростопчиной на эти возраженія.

Сатира написана стихами, раздёлена на строфы и въ заглавіи прямо названа продолженіемъ сатиры Воейкова, подражаніе которой—кромів одного-двухъ близкихъ къ оригиналу мість—высказывается, главнымъ образомъ, въ желаніи автора также іздко посмівяться.

"Въ петербургскихъ домъ безумныхъ Встарь Воейковъ насъ водилъ",

начинается произведеніе. Теперь же авторъ предлагаеть пройтись по московскому "желтому дому", гдѣ можно услыхать и увидать много рѣдвостей, такъ какъ

<sup>&#</sup>x27;) "Ода поэзін" и др.

айны наши нивы ваюдиме умы".

зуеть два отдёленія. Для безопасности, чтобы гдёленій не передрались другь съ другомъ, г въ разныхъ этажахъ. На верху пом'вщается мависты, славянофилы; тамъ душно, нечисто; провоптилъ.

тірь возарвній узкаль, аль ваглядовь влось и виривь, иммецииль, думь французскихь, аменныхь въ русскій мись".

отдівленін, помівщаются западники или, какъ ъ: "философы Сократы, ораторы безь мість. ъ, на царей живой протесть".

исіей врачей, прівхавшихъ изъ Петербурга, "соблюдая чинопочитанье", прежде въ перцільній день стоитъ такой содомъ, что врачи въ мочь. Во главъ больныхъ находится "свять всегда готовъ спорить рго и contra; много в между тъмъ, всъ говорять, что "рука витіи" врестьянь его строга".

ижовъ отсутствіе опредъленных убъжденій и ть дъломъ, Ростопчина одинаково осмѣиваеть ть прически, непривычку каждый день мыться

ворвчіємъ слова съ дёломъ отличается и другдёленія (недавно умершій въ Москве) Ко-

"...Бесіды русской рей и коноводъ".

ради" ходиль въ армянъ, но какъ-то разъ унидаль его мужнать въ такомъ костюмъ — и приняль за нъмца; съ тъхъ поръ онъ сняль армянъ и переодълся въ нъмецкое платье 1). Ради того же отличья онъ готовъ дать волю крестьянамъ, — только при этомъ

> "Съ каждой дівки непригожей Пятьдесять рублей береть, Но съ хорошенькой… дороже. Ровно виное онъ дереть"…

Фактъ, подтвержденний близкими друзьями Комелева.

За нимъ виднѣется Филипповъ—сотрудникъ "Бесѣды", братья Акса-ковы... Послѣдніе изображаются въ видѣ "своры сердитыхъ близнецовъ" безъ намордниковъ.

"Назначенье ихь—кусаться; Ихъ оружіе—клыки. Съ усть ихъ льются желчь и итна, Желчь въ ихъ мысляхъ и ртчахъ... . Ітзуть въ бъщенствт на сттин, Втио всюду на дыбкахъ"...

Сильно увлекаясь въ своихъ нападкахъ на "братьевъ-близнецовъ", Ростопчина въ раздраженіи чуть не дълаетъ на нихъ доноса.

"Старшій подстрекнуль недавно Противь публики народь, И внушиль ему исправно, Что пора долой господъ"...

За Аксаковыми мелькнуль Дмитріевь, племянникь изв'єстнаго баснописца. А тамь... но какь могь попасть сюда "европейскій св'єтлый умь", Юрій Самаринь, далье князь Черкасскій!.. Но посл'єдній, объясняеть авторь, "поддался идей стремленью",—

"Это въ немъ неулспенный Къ пользъ, къ истинъ порывъ И души неутомленный Въчно шепчущій призывъ".

Туть же сидить и Погодинь, выведенный подъ названіемъ "хромого", съ "длинной рѣчью не впопадъ"...

Всв названныя лица молятся одному Богу, имя котораго, не смотря на запросъ Сушкова, Ростопчина не пожелала вписать въсвои комментаріи.

Обойдя весь верхъ, она хотѣла было спуститься въ помѣщеніе западниковъ, но, оказалось, въ "Домѣ" есть еще третье отдѣленіе—промежуточное, гдѣ помѣщаются люди ни то, ни се, ни западники, ни славянофилы. Среди нихъ у Ростопчиной не въ примѣръ больше знакомыхъ. Вотъ въ фонарѣ у потолка виситъ Щебальскій, тутъ же оказывается и драматургъ Островскій. Къ послѣднему Ростопчина относится крайне недружелюбно, почти злобно—главное за то, что онъ, "комикъ съ новымъ словомъ" занесенъ житейскою волною изъ "Москвитянина" въ "Современникъ".

Противъ такого промежуточнаго положенія Островскаго Сушковъ сильно возставаль. Онъ настанваль на помѣщеніи его среди западниковъ; Ростопчина не соглашалась. "Онъ совсѣмъ не за-

. въ отвътахъ на возраженія,—не бываеть ин"...

жимъ помінцаются: М. Н. Лонгиновъ сникъ, двухъ столітій гражданинъ"; графъ гъ Кублицкій. Послідній сначала все кригда "эхо вольности" повторилось у насъ, арское забилось, онь счель какъ разъ".

ое отділеніе помістила графиня и гр. Л. Н. къ и Островскій, много потеряль въ ея кнуль къ новымъ литературнымъ вругамъ.

кого мы съ дётства знаемъ, ь нашъ, у насъ любимъ, ъ-обуреваемъ миёніемъ чужимъ... ужим плёнили, цъ фирмой желчно-злой... ') ужъ въ немъ убили бытностью былой!"..

ея дядя Н. В. Сушковъ, библіографъ кописныхъ эпиграммъ Соболевскій, и нѣюсковскаго университета: Шевыревъ, о коритъ:

а, что памь точным елеемъ пополамъ, рупи, что кадили ора веймъ властямъ. рессоръ сладкогласный, горько быль гонимъ во столь пристрастной ть, къ мивніямъ чужимъ; "

лъ передъ властями нову мораль",—

какъ опредълялось для автора принадили другой партіи. Когда Супковъ замъвщенъ Бодянскій, всегда бывшій съ опретаванофила, Ростопчина возражаеть: "Капофиль, коли онъ врагь Шевыреву, По-

**маеть** "Современникъ".

годину и прочимъ? Онъ чисто безъ партіи". Какъ будто воззръ нія опредъляются знакомствомъ съ тьми или другими людьми, а не послъднее является слъдствіемъ воззръній.

За Бодянскимъ въ третьемъ отдъленіи сидъль Бергь и сама графиня Ростоичина.

"Вотъ Кассандра новой Трои,— Вотъ Сафо-Ростопчина... Ивбавителя-героя Ищетъ родинъ она; Безпощадно уличаетъ Демагоговъ всъхъ мастей... Тщетно гиъвъ ея пылаеть: Гдъ-жъ со всъми сладить ей?"

Нельзя свазать, чтобы Ростопчина въ этихъ стихахъ послъдовала примъру Воейкова. Послъдній, осмъявши всъхъ безумныхъ петербургскаго дома сумасшедшихъ, нисколько не пощадилъ и себя. Вотъ то мъсто сатиры, гдъ онъ говоритъ о себъ и чъмъ заканчиваетъ самое произведеніе.

> "Воть Воейковь, что бранился, Съ Гречемъ въ подлый бой вступаль, Что съ Булгаринымъ возился И себя темъ замараль; Тоть Воейковъ, что Делиля Такъ безбожно исказиль, Запятнать хотелъ Эмиля И Виргилію грозиль,— Долженъ быть, какъ сумасбродный, Въ цень посаженъ, въ желтый домъ; Голову обрить сегодня И тереть почаще льдомъ".

Ростопчина себя не обидела. Но будемъ следовать далее за коммиссіей врачей... На лестнице встречается С. П. Колошинь, — издававшій "Москвитянинь", Н. Ф. Павловъ — "съ высшимъ взглядомъ всесторонній либераль", но который готовъ натравить жандарискую колонну на серый народъ. Какъ-то разъ. —

"Вкругь оратора-поэта
Ввбунтовались мужики,
Ты просиль властей клеврета:
"Крѣпче ихъ, больнѣй сѣки!"
Ты жандарискую природу
Злобной местью удивиль,
Братство, равенство, свободу
На спинѣ рабовъ явилъ".

Но авторъ не ограничивается указаніемъ на одни литературные

и своихъ враговъ, онъ задёваетъ и ихъ и надъ ней. Между прочимъ, съ этой ся Н. Ф. Павлову...

неніе западниковъ, у дверей, вийсто херу-В. Кугушевъ. Онъ ничего не заийчаеть, еніи "герценистовъ":

цукъ то не волнуетъ, отрить онъ въ замокъ... ечты и дукъ ноэта устремлены: им и Корпета имъ рисують сим".

Кугушевъ занять поэтическимъ творчеэторого отдёленія, въ угожденіе своему эть новый словарь. Но вмёстё съ руссвимъ ъ и русскую землю. Ихъ оружье—

молотъ... ядъ и слово.

нъ и предводитель
Но духъ его
ь ними! Вдохновитель
вхъ ихъ и всего...
руки простирая
въ его чертогь,
заучныхъ стая:
нашъ!.. Искандеръ богь!"

ить актерь Щепкинъ...

моченые имъютъ чистенькій видъ.

"Здёсь не встрётите вы бородь, Рёчи грубой и смёшной; Здёсь не выкопанный городъ Изъ-подъ грязи вёковой!.. Здёсь причесаны всё гладко, Руки моють, носять фракъ; Здёсь не душно вамъ, не гадко!"...

Однимъ словомъ, здёсь меньше отгалкивающей внёшности; ьме, чёмъ у славянофиловъ, шокирующихъ свётски-воспитан-графиню резкостей, грубостей. И еслибы необходимо было менуть къ одной изъ двухъ партій, она — какъ сильно цёцая внёшность — конечно, скорей бы пристала къ западникамъ, юм это не были ея личные враги.

"Здёсь подъ тонкой оболочкой, Въ маскё, мысль—двуострый мечь... Мёрно, плавно и съ отсрочкой Норовять подкопъ поджечь".

Ростопчина очень мало кого знаеть близко изъ этой партіи и комкаеть всёхъ западниковь въ одну общую кучу:

"Другъ на друга всё похожи: Сто именъ,—а типъ одинъ, Цёль одна, стремленье—тоже... Общій кличъ ихъ—"гражданинъ".

И подробнъе останавливается только на Чичеринъ, окрещивая его "Пьеромъ Леру", и Катковъ, о которомъ говоритъ:

"Здёсь Катков».—кружка Бесёды Нареченный супостать...
(Вёстникъ врагь ей... до обёда, — А потомъ... ей станетъ братъ!...)
Не ищите убёжденья
У редакторовъ иныхъ:
Ихъ пружина—вверхъ стремленье
И потребность благь земныхъ".

Въ заключенье сатиры приводится панегирикъ каждому изъчетырехъ врачей, составляющихъ петербургскую коммиссію. По осмотръ дома они занялись тайнымъ совъщаньемъ. Что ръшатъ — неизвъстно:

"Но готовять — говорять — Души, ванны; правдой честной Всёхь больныхь омыть хотять".

#### IX.

Сатира во многомъ уступаетъ своему прототипу, несмотря на недурныя строфы, мъстами остроуміе и довольно такую насмъщку. Раздраженіе, субъективность, конечно, служили во вредъ не только ея исторической правдъ, но даже и стихотворному размъру, который неръдко нарушается авторомъ съ такой вольностью, на какую не уполномочиваетъ ни одно изъ правилъ стихосложенія. На эти послъднія ощибки много указаній сдълалъ Сушковъ.

Построеннымъ "Домомъ" онъ остался недоволенъ и въ общемъ, и въ частностяхъ (о нъкоторыхъ изъ нихъ было упомянуто выше). По его мнънію, въ планъ сатиры не доставало отдъленія для женщинъ-писательницъ; многіе изъ литераторовъ и

Інсемскій, Селивановъ, отецъ братьевъ Акса-Соловьевъ, Леонтьевъ, Аванасьевъ и др., авное же, ему не нравился бранчливый ія, и вслёдствіе этого онъ отказывался отъ

стільниво ему посвященія.

Сушковъ не отличался опредъленностью убъжденій, не принадзежаль ни къ западникамъ, ни къ славянофиламъ, ладилъ съ тъм и другими. "Кромъ ужъ лъть моихъ, —говорить онъ въ письмъ въ племянницъ, — мнъ ни въ какомъ случать неприлично путаться въ такія юныя дѣла. Итакъ, уволь меня отъ этой пьесы, т.-е. отъ посвященія. Кстати ли мнѣ выдти на ссору со встами пріятелями литературными и политическими? Ты знаешь, что и средній — полонъ терпимости, со встами знаюсь, вста изъ встать у насъ бывають. За что же по твоей милости я долженъ буду перемънить образъ жизни?".

Овъ не прочь бы быль посоветовать племяннице даже совсямь разрушить, срыть до основанія воздвигнутый домъ, если-бы тошко она сама не накричала всемъ объ его постройкъ. Въ завлюченіе письма высвазываеть — какъ ему кажется — одинь изъ самых уб'вдительных доводовь противь изданія сатиры: горько достанется теб'в отъ зац'ященныхъ тобою". Ростопчина **10ть и отвёчала на это: "Не я начала---вы это знаете", однако** постедній доводъ, подкрышленный мнёніемь знакомыхъ литераторовь и ученыхъ, которымъ Сушковъ читалъ сатиру, возъимълъ свое действіе. Ростопчина не только оставила намереніе печатать, она пишеть въ ответь Сушкову: "Я не стану ее показывать иначе, какъ самымъ вернымъ друзьямъ". Ради умаленія серьезной сатирической стороны произведенія, она готова теперь обратить "Домъ Сумасшедшихъ" въ шутку; но при этомъ забываеть сказанныя ею же самою выше приведенныя слова: "Горько мив отъ нихъ уже 10 летъ" и т. д., --которыми признавала сама за сатирою значеніе мести.

Изъ всёхъ возраженій, сдёланныхъ дядей, ей не понравизась нотація за раздраженный тонъ и его отказъ. Недовольство она выразила экспромтомъ — эпиграммой (до экспромтовъ она была всегда большая охотница).

> "Красивко, дядя, я ва васъ. Что вы такъ сильно поврасивди, Что съ красимия въ недобрый часъ Вдругъ красимиъ сдёлаться успёли".

Хота она и рѣшила поназывать сатиру только "самымъ върнымъ друзьямъ", тѣмъ не менѣе "герценисты" прочли ее. Огаревъ, по словамъ Сушкова, написалъ послѣ этого упомянутое выше стихотвореніе "Отступница". Въ Москвѣ оно ходило по рукамъ, а за границей, кажется, было напечатано.

Огаревъ припоминаетъ Ростопчиной времена юности, ел юныя, искреннія слезы, какими она оплакивала декабристовъ...— и призываетъ къ покаянію:

"Покайтесь грёшными устами,
Покайтесь искренно, тепло,
Покайтесь съ горький слезами,
Покуда время не ушло!
Просите доблестно прощенья
Въ измёнё вётряной своей
У молодого поколёнья,
У всёхъ порядочныхъ людей...
... "Не бойтесь снять съ себя личину
И обвинить себя самихъ:
Христосъ Марію Магдалину
Поставиль выше всёхъ святыхъ!"

Но какой же могь быть возврать для Ростоичиной? Куда могла она вернуться? Какую было ей начать иную жизнь и добывать убъжденія, безь которыхь она все время прекрасно обходилась, опираясь на свою "женскую" силу?..

Въ качествъ свътской красавицы Ростопчина выработала увъренность въ себя и еще съ дътства развила настойчивость, — всъ эти качества поддерживались и подкръплялись ея общественнымъ положеніемъ.

Послъ этого она еще ръзче, какъ бы на зло, негодуетъ на всъ отгънки непріязненнаго ей краснаго духа ея враговъ.

"И перомъ, и словомъ, — говоритъ Сушковъ въ "Воспоминаніяхъ" — она неумолимо престъдовала свободомыслящихъ и въ сущности неопасныхъ, невинныхъ говоруновъ, въ которыхъ видъла Кромвелей, Робеспьеровъ, Мадзини... Раздраженіе на нихъ Ростопчиной доходило до необузданности. Такъ, напримъръ, вечеромъ входитъ въ нашу гостиную гость, прівзжій изъ Петербурга, съ однимъ изъ ея пріятелей. Едва послъдній успълъ его назвать, едва успъли мы обмъняться обычными при первомъ знакомствъ привътствіями, какъ она накинулась на него потокомъ укоризнъ, обличеній, усовъщиваній — такъ что я вынужденъ былъ вступиться за гостя".

Въ такомъ шинень провела она 1858 — последній годъ своей жизни. Въ этотъ годъ лично познакомилась съ Дюма (она давно состояла съ нимъ въ переписке), который, проезжая черезъ Москву, сделалъ ей визитъ и по просьбе котораго она теперъ

ій очеркъ Лермонтова, пом'єщенный въ 1882 аринт "); въ этотъ же годъ у нея открылся ительная болёзнь еще болёе усиливала и безъ драженіе, которое въ последніе м'єсяцы см'є-, доходившимъ до галлюцинацій...

въ раздражении Ростопчиной причину упорпослъ смерти. "Время сниметъ съ нея

в разсто тім протекшаго двадцатицатильтія им ея личное обазніе, какъ женщины, ни ея сть противъ враговъ — и въ произведеніяхъ выступаеть внутренняя безсодержательность гедницы исключительно личнаго эгоистичежавшая изъ этой пустоты вражда ея ко иу, молодому.

произведенія забыты потомствомъ и не бумя приключеніями пов'єсть ея собственной ла бы, какъ кажется, доставить читателю интереса, чёмъ ея произведенія, представое, поверхностное, хаотическое отраженіе жизни.

E. HEEPACOBA.



# НА ВОЙНЪ

Воспоминания и очерки.

(Окончаніе).

## XV \*).

Уже дней десять стоимъ мы на шоссе безъ всяваго дёла; лазутчики приносять извёстія, одно другому противоръчащія: то непріятель сбирается отступать, то нападать; то его 4 тысячи, то 8 тысячь. Скобелева все это не мало раздражало.

Какъ-то послѣ обѣда, велитъ онъ приготовить полусотню казаковъ, садится на лошадь и шагомъ ѣдетъ къ Ловчѣ. Куро-паткина съ нами нѣтъ; я и Лисовскій составляемъ свиту. Мѣстность, черезъ которую приходится ѣхать, чрезвычайно пересѣченная, извилистая: все рвы, овраги, холмы, покрытые лѣсомъ. До города верстъ 12; время 3 часа по полудни. Отъѣхавъ верстъ пять, генералъ обращается ко мнѣ и говорить:

- Сотникъ Верещагинъ, возьмите 5 человъкъ казаковъ, поъзжайте впередъ; доъзжайте до непріятельской цъпи, завяжите огонь и постарайтесь привести мнъ "языка", если можно пъхотнаго солдата. Изъ конвоя разставьте по дорогъ нъсколькихъ человъкъ; въ случаъ чего, они дадутъ мнъ знать, тогда я къ вамъ явлюсь на выручку. Слышите?
- Слушаю-съ, ваше превосходительство. Отбираю пять казаковъ и отправляюсь. Дальше и дальше, все ближе и ближе къ непріятелю.

<sup>\*)</sup> См. выше, февраль, стр. 461.

гся очень осторожно: ущелья м'єстами такъ чно зас'єсть двоимъ, чтобы никого изъ насъ не

же разъ быль въ Ловчѣ, то зналъ, что вонъ, городъ будеть какъ на ладони. Постовъ еще воя троихъ уже разставилъ; остальные двое, ъ натъдесатъ впереди, другой сзади.

жень быть уже очень близко, уже а чувствую, траха папаха приподнимается и морозь пробъ-Горть возьми", думаю: "задаль же генераль засреди былаго дня пыхотнаго солдата! Да выдь , а живой въ руки не дастся! Попробоваль бы

передовой вазавъ внезапно соскавиваеть съ ловдоль по небольшой долинъ, разстилающейся вой рукъ.

его увидаль? — кричимъ мы.

ваше благородіе, турка! Турка біжить!—остозакъ и стріляєть еще и еще разь. Черезь ь въ білой чалий высокій туровъ съ черной оть нась, онъ размахиваеть руками и что-то го кого зоветь.

ородіе, а гляньте на горы, — вполголоса го-, сивдовавшій позади. Смотрю, на вершинахъ і показываются человіческія фигуры: завидя скрываются.

и, ваше благородіе, теперь ѣдемъ?—спрашиогда я, не смотря на все это, подаюсь еще гь онь туть сейчась за балкой.

в не слышали, что генераль приказываль?

 слышали, ваше благородіе, да насъ туть безпреволи дальше повдемъ.

становилось дъйствительно безразсудно. Остауждаю самъ съ собой: "Огонь отврытъ, ружейышаны, мы замъчены, непріятель въ нъскольихъ, до своего же лагеря болье 10-ти верстъ. ачитъ попасться, какъ куръ во щи!"—Повора-

чиваю назадъ, хотя въ душ'й сознаю, что задача не выполнена. Но навъ же возможно ее выполнить? Не броситься же среди б'йлаго дня съ двумя вазавами на п'ёхотный постъ, отбивать солдата.

Солице готовилось закатиться за синеватыя горы, когда мы подъвхали къ генералу.

- Ну что, привели "языка"? быль первый его вопросъ.
- Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство, хоть огонь и открыли, но солдата не удалось поймать, почти до самаго города доѣхали,—оправдываюсь я.
- Такъ и зналь, что вамъ ничего серьезнаго поручить нельзя,—сердито возражаеть генераль и, сердитый, возвращается вълагерь.

Немного спустя, Свобелевъ устранваетъ поъздку въ томъ же родъ. Вечеромъ приглашаетъ Куропаткина, Тутолмина, полковника Тебякина, баталіонныхъ командировъ, командировъ баттарей и еще нъскольнихъ офицеровъ; беретъ хоръ трубачей, и въ сопровожденіи 10—15 казаковъ мы ъдемъ опять къ Ловчъ. Дорогой генералъ, хоть и въ полголоса, но все-таки весело разговариваетъ то съ тъмъ, то съ другимъ офицеромъ. Шутя и смъясъ мы проъзжаемъ даже то мъсто, съ котораго я воротился. Спутники начинаютъ безпокойно переглядываться, перешептываться. Подаемся еще немного и въъзжаемъ на пригоровъ. Ловча, какъ бы загоръвшись отъ лучей заходящаго солнца, близехонько краснъется передъ нами. Минареты и мечети, въ полутемнотъ, кажутся еще выше и стройнъе. Мы смотримъ и любуемся. Но воть солнышко закатилось—настаетъ темнота.

— Трубачи, играй зорю!—командуеть генераль и набожно снимаеть фуражку. И воть, въ виду непріятеля, раздаются зна-комые звуки: та, та, та, ти, та, ти, та... и т. д.

Боже мой, какая поднимается въ городъ тревога: раздаются сигналы, рожки, бьють барабаны.

Мы всё снимаемъ фуражки, и пока играють зорю, стоимъ и переглядываемся: чёмъ-дескать все это кончится? Скобелевъ слёзаеть, постоявъ минутку и перекрестившись, снова садится на лошадь и говоритъ:

— Ну-съ, господа, повдемте, пора! — Не торопась, садимся и вдемъ назадъ, тихо, безъ шуму. Только подковы звенять о жесткое шоссе. Фигура генерала, на бълой лошади, въ бъломъ кителъ, ръзко отличается въ темнотъ отъ остальныхъ фигуръ. Нервно, нетерпъливо торопить онъ своего иноходца, то дергаетъ за мундштучные поводья, то подталкиваетъ шпорами. Становится прохладно: ъдкій, сырой запахъ кукурузы, винограда и смъщанный съ пылью распространяется въ воздухъ. Свътлые жучки, какънскры, летаютъ вокругъ; кажется, вотъ-вотъ поймаешь ихъ рукой. Луна медленно подымается изъ-за горъ и плавно катится. Но вотъ и лагерь.

Такъ черезъ недёлю, подходить къ намъ внязь Имеретинскій съ главными силами. Теперь ужъ у касъ скопляется слишкомъ 20 тысячь штывовъ и боле 90 орудій. Главное начальникомъ передового отряда. Скобелевъ назначается начальникомъ передового отряда. Капитанъ Куропатвинъ остается у него за начальника штаба. Лагерь немедленно подается впередъ и становится въ четырехъ верстахъ отъ Ловчи, у фонтана. На другой день, съ нашей стороны происходить усиленная рекогносцировка, оканчивающаяся благополучно. Всё нужныя позиціи и вомандующія высоты занимаются нами. При этомъ потеря оволо 100 человёкъ.

Помню, въ тотъ день после обеда, еду и за генераломъ по впноградникамъ; насъ только двое; конвой куда-то разъехался; жара сильная.

- Верещагинъ, голубчикъ, сорвите мнѣ вонъ ту кисточку, проситъ меня генералъ.
- Которую, ваше превосходительство?—спрашиваю я, соскакивая съ лошади.—Эту?
- Да нѣть, вонь что сзади вась,—и онъ показываеть на сочную бълую кисть, розоватаго оттѣнка.

Нагибаюсь, чтобы сорвать, какъ внезапно нъсколько пуль съ трескомъ ударяются въ землю около самыхъ напшхъ ногъ, даже песочкомъ обдаетъ. Генералъ круто осаживаетъ лошадь, и галопцомъ—назадъ. Я, разумъется, поскоръй за нимъ, сорвавши всетаки кисточку. Не мудрено, что въ насъ чуть не въ упоръ стръмяли: оказалось, что мы забрались далеко за свою цъпь. За все время моего пребыванія со Скобелевымъ, этотъ случай единственный въ моей памяти, чтобы генераль такъ круто поворотилъ отъ пуль.

Въ этотъ же вечеръ Куропатвинъ беретъ меня съ собою и еще поручива казанскаго полка Козелло, выбирать позиціи для артилеріи. Въйзжая на гору, лошадь моя начинаетъ сильно хромать. Что случилось? — Оказывается, одна подкова на половину оторвалась и лошадь не можетъ ступать какъ следуетъ, оторвать нетъ возможности. "Казакъ, дай свою лошадь сотнику", приказываетъ Алексей Николаевичъ, еханшему за нами казаку. Сажусь, свою велю отвести въ лагеръ. Только-что мы взобрались въ гору и едемъ вдоль широкаго оврага, какъ пуля креще ранитъ въ колено мою лошадь. Высокій скачекъ делаетъ несчастная, такъ что я едва могу усидеть на ней, и затемъ жалобно, безсильно машетъ по воздуху больной ногой. По ту сторону оврага, изъ-за кустовъ, показывается бёлый дымокъ отъ зална засевшихъ турокъ. Соскакиваю съ коня и веду его подъ уздцы. Куропаткинъ делаетъ то же самое, и мы идемъ дальше осматривать позиціи.

Позиціи выбраны. Куропаткинъ дорогой все мнѣ твердитъ: "Замѣчайте же, Верещагинъ: вотъ здѣсь столько-то орудій, здѣсь столько-то. Смотрите, вамъ придется сегодня ночью разставлятъ ихъ, и чтобы къ утру готово было. Завтра некогда будетъ, днемъ всѣхъ лошадей перебьютъ".

Осмотрели, заметили, спускаемся кълагерю. Только-что прихожу къ себе въ палатку, является казакъ отъ генерала. Иду. Генералъ вместе съ Куропаткинымъ сидятъ подъ шировимъ деревомъ около палатки и пьютъ чай. Казакъ, котораго лошадъ ранена подо мной, жалуется на меня и требуетъ себе новаго коня.

- Верещагинъ, извольте этому казаку отдать свою лошадь. Чъмъ онъ виновать, что его коня ранили подъ вами? Казакъ молодецъ и желаетъ постоянно быть въ дълъ. Слышите?—при-казываетъ Скобелевъ.
- Слушаю-съ, ваше превосходительство! Я ему уже объщалъ дать турецкаго коня и 50 руб. денегъ.
- Да мив, ваше благородіе, что же деньги? На турецкомъконъ много ли навздишь, — возражаеть казакъ. Я съ ихъ превосходительствомъ завсегда въ конвов нахожусь, какъ же мивбезъ настоящей лошади? — хитритъ онъ.

Я вижу, что казакъ пользуется благопріятной минутой, чтобы завладёть моимъ кабардинцемъ. Положеніе становится печальнымъ, какъ совершенно неожиданно Куропаткинъ выручаеть меня.

- Въдь за убитую лошадь, ваше превосходительство, казакамъ выдаются свидътельства, и они потомъ получають отъ казны 41 рубль, — объясняеть Алексъй Николаевичъ.
- А если такъ, чего же ты пришелъ ко миѣ? Ступай, получинь свидътельство, — кричитъ генералъ, и казакъ, недовольный развязкой, отправляется во-свояси. Хотя его и слъдовало бы заэту штуку поприжать, но я все-таки далъ ему турецкаго коня, пятидесяти же рублей такъ и не далъ.

Вечеръ. Уже стемнъло. Иду къ Куропаткину прочитать приказъ и дисповицію на завтрашній день. Получивъ приказаніе взять два баталіона либавскаго полка и при помощи ихъ втаскивать напозиціи орудія, отправляюсь къ дълу.

Какъ громадная змёя извиваются орудія длинной темной полосой вдоль шоссе. Въ ночной тишинт изредка слышится: —Гдё командиръ? — Чьи орудія? — Стой, постромка соскочила! — Черти, куда воротите! — Что тамъ на дорогт стали, эй, вы! — Работа начинается. Баталіонный командиръ и нъсколько офицеровъ остаются внізу, подъ горой, роты же разбиваются на группы около орудій. Нівкоторыя позиціи оказываются такъ круты, что лошадей приходится отпрягать и орудія втаскивать на рукахъ. Особенно трудно втащить на гору, которую солдаты впослідствій назвали "Счастливая", потому, что съ первыхъ же выстріловъ огонь съ нея быль очень удаченъ.

Немного не добравшись до вершины горы, у передняго орудія столиилось что-то много народу. Слышны крики: — Стой, стой, держи, робята! — Подложи подъ волеса! — Стой, такъ ладно! — Не скатится! — Солдаты выбились изъ силъ, устали, хотять отдохнуть.

— Чего туть орете, словно на ярмаркв! — увъщеваеть ихъ серьезный фельдфебель, бренча тоненькой помятой саблей, подтанутой подъ самую грудь: —Здохните маленько!

Начинается откашливанье, отплевыванье и т. д. Спускаюсь нъсколько шаговъ подъ гору, къ сторонъ непріятеля. Мъсяцъ показывается изъ-за облака и неясно освъщаетъ человъческія фигуры, видивющіяся у подножія горы. Подхожу ближе: это наше прикрытіе.

- Гдв ротный?—спрашиваю вполголоса.
- Здёсь, что прикажете?—И худощавый высокій офицерь, въ нальто въ накидку, вскакиваеть изъ-подъ дерева, подъ которымъ лежаль, и, придерживая саблю, чтобы не бренчала, направляется во мнѣ. Я рекомендуюсь.—Очень пріятно-съ,—слышится въ отвёть, и офицеръ, вглядываясь въ мои погоны, беретъ подъ козырекъ.
  - Что, капитанъ, ничего не замътно?—спрашиваю я.
- Пова ничего-съ, все спокойно! И онъ пристально смотритъ въ непріятельскую сторону.
- Воть, ваше благородіе, сейчась ровно огоньки мелькали,— внушительно шопотомъ замічаєть усатый фельдфебель, который стоить возлів и рукой указываєть направленіе.
- Это ничего, это такъ! Жучки!—такимъ-же способомъ усповонваетъ ротный.

Солдаты цёнью расположились туть же рядомъ у подножія горы, около самыхъ виноградниковъ. У нихъ идетъ сдержанный разговоръ:

- Кажись, Сергвеву не выжить будеть, уввряеть одинь, лежа на брюхв, и подпершись локтями, обрываеть сочныя ягоды съ виноградной кисти. Подяв него лежать на подостланныхъ шинеляхъ, животами къ верху, нъсколько товарищей и созерцають луну.
- Что-жъ такъ?—спрашиваеть другой, и, подправляя подъ головою шинель, тоже поворачивается на брюхо. По голосу, кото-

рымъ онъ спрашиваетъ, можно судить, что на него это извъстіе вліяетъ больше, чъмъ на другихъ.

- Чего же, коли наскрозь прошла, подъ самой селезенкой! Молчаніе.
- Что-то завтра Господь Богь дасть, шепчеть кто-то въ другомъ углу.

Постоявъ нѣсколько минуть, прощаюсь съ ротнымъ и бѣгомъ направляюсь къ своему дѣлу, откуда уже снова доносится: — Тащи, тащи, ребята! — Подбѣгаю, хватаюсь за колесо лафета и тоже кричу: — Ну, братцы, еще, еще маленько! Не много осталось! Вправо, вправо, заворачивай, хоботъ вправо!

- Вы, господинъ сотникъ, намъ только втащить помогите, а ужъ мы тамъ сами поставимъ ихъ, какъ намъ нужно будетъ, небрежно обращается ко мнв старый артиллерійскій капитанъ, которому, замвтно, не нравится, что какой-то казачій офицеръ распоряжается его орудіями и указываетъ, куда поворачивать хоботъ.
- Өедоровъ, надо подкопать немного хоботъ, кричить онъ солдату артиллеристу. Нёсколько артиллеристовъ, посиёшо бросаются къ орудію, подкапывають, поворачивають и ставять его какъ слёдуетъ. Хотя всёхъ орудій въ день боя дёйствовало около 90, но въ томъ мёсть, гдъ мнъ было указано, я расположилъ, насколько помню, около 20-ти.

Становится все свътлъе и свътлъе. Вершины горъ и непріятельскія позиціи обрисовываются яснъе.

### XVI.

22-е августа, 5 часовъ утра. Солнце выкатилось и ярко освѣтило окрестности, когда я подъѣхалъ съ докладомъ къ палаткѣ Куропаткина.

Куропаткинъ не спить; наклонившись надъ маленькимъ складнымъ столикомъ, старательно что-то пишетъ.

- Господинъ вапитанъ, орудія разставлены, —докладываю я, входя въ палатку.
- Я это впередъ зналъ. Что вамъ будетъ поручено, будетъ исполнено, отвъчаетъ онъ, любезно благодаритъ и жметъ мнъ руку. Ну, ступайте, отдохните; въ случаъ, если генералъ васъ спроситъ, объясню ему, что вы мною отпущены. Ступайте, усните.

Отправляюсь рядомъ къ себѣ въ палатку, совершенно довольный, въ надеждѣ хорошенько заснуть.

Но вакой туть сонь, когда возлъ гремять зарядные ящики,

звенять орудія, колеса, раздаются команды, шумъ, крики! Сквозь приподнятую дверку палатки видны сосредоточенныя лица проходящей пъхоты, которая двигается не съ той отчетливостью, какъ на ученьв, но какъ то тревожно, озабоченно, точно каждаго береть сомнёнье, останется ли онъ живъ. Такое выраженіе лица въ мирное время у солдата никогда не встрётишь: его можно видёть только или передъ самымъ "дёломъ", или въ дёлъ. Нельзя назвать его испуганнымъ, нётъ, въ немъ выражается скорте затаенная злоба, досада и на себя, и на встретнымъ, когда раздается первый крикъ: "носилки!" Немедленно же встразговоры, смъхъ, шутки прекращаются; лица дёлаются угрюмыми, у каждаго, очевидно, мелькаеть мысль: "сейчасъ и меня хватитъ".

Б-у-у-у-мъ! раскатывается первый пушечный выстрълъ—нашъ; —тжа-а-а-а-а-разрывается снарядъ гдъ-то далеко, далеко, едва слышно.

Затки второй, третій выстрыть, пошла писать по всей линіи! Бой начинается. "Генераль не утерпить.! Върно сейчась потдеть", думается мнъ.

Такъ и есть. — Лошадь мив! — раздается знакомый картавый голось. Приподымаю чуточку полотно палатки, выглядываю: генераль сидить въ палаткъ у князя Имеретинскаго и о чемъ-то разсуждаеть съ нимъ; черезъ нъсколько минутъ оба выходять, садятся на лошадей и трогаются. Скобелевъ все на той же сърой лошади, только не въ кителъ, какъ вчера, а въ мундиръ и при орденахъ: должно, бой будетъ настоящій! Товарищи мои, казаки Гайтовъ и Харановъ, которыхъ генералъ только-что передъ этимъ взялъ къ себъ въ ординарцы, садятся на коней, перекинувшись нъсколькими словами на своемъ гортанномъ осетинскомъ наръчіи, джигитуютъ, горячатъ лошадей и съ гикомъ несутся въ обгонку.

Поручивъ Карандъевъ, въ мундиръ конно-гренадерскаго полка, прибывшій изъ главной квартиры на время сраженія въ распоряженіе Скобелева, тоже не безъ достоинства галопируеть на своемъ "ворономъ", заставляя его колесомъ сбирать шею. Казаки, конвой, адъютанты, ординарды, всъ спъщать за начальствомъ. Казакъ-кубанецъ со скобелевскимъ значкомъ, изстръленнымъ въ можнотья, не можетъ справиться съ лошадью: крутится на одномъ мъстъ, бъетъ ее плетью, толкаетъ подъ брюхо ногами и, наконецъ, карьеромъ несется догонять генерала.

<sup>—</sup> Неужели я буду лежать? Что за срамъ! Ну что, ежели

надъ головой, кто колбасой, кто фляжкой. Отказаться невозможно, подъёвжаю.

— Возьми лошадь, — кричать разомъ нѣсколько голосовъ ближайшему солдату, тономъ, въ которомъ слышится одновременно и укоръ, и сожалѣніе: какъ самому не догадаться взять лошадь у такого человѣка!

Баталіонный, высокій господинь съ свётлыми усами, привставши нёсколько съ барабана, не безъ достоинства предлагаетъ мнё закусить, приглашая рукой занять мёсто подлё него на раскинутой шинели.

— Прошу-съ, не угодно-ли-съ, чемъ Богъ послалъ.

Всё наперерывь угощають меня, и вь то же время осаждають вопросами: какъ дёла, гдё такой-то полкъ, гдё другой, сколько у насъ всёхъ орудій, куда поёхаль генераль? На ихъ лицахъ видно удовольствіе, что они могли залучить для разспросовъ человёка, столь близко стоящаго къ начальству. Все, что я знаю, съ удовольствіемъ разсказываю, но не подаю вида, что многое мнё и самому неизвёстно.

- Что же, маіоръ, вы-то здёсь дёлаете?—обращаюсь я къ командиру баталіона.
- Да вотъ-съ, ждемъ дальнъйшаго приказанія-съ, еще не получаль! Маіору, вамътно, не нравится тоть тонъ, съ которымъ я обратился къ нему, и онъ, чтобы прекратить мон дальнъйшіе разспросы, зоветь деньщика убрать остатки завтрака.

Какъ будто воть туть и есть, доносить вътерь громъ орудій; меня опять начинаеть подмывать скорьй тронуться къ дълу. Какъ-то не ловко, совъстно чувствуещь себя туть: возможно ли спокойно сидъть, разговаривать, когда въ нъсколькихъ шагахъ уже навърно льется кровь? Надо ъхать!

- Ну-съ, господа, до свиданья, благодарю за угощеніе!
  - Посидите; успъете еще-съ, серьезно совътуеть маіоръ.
- Погодите немного, хоть минуточку, —просять "субалтерны" съ дътски-радушнымъ видомъ.
- Еще врасненькаго стаканчикъ, на дорожку!—предлагаютъ ротные: эти солиднве и не такъ просять остаться.

Вправо отъ шоссе тянется гористый откосъ; онъ постепенно становится ниже и ниже, и образуеть площадку съ нъсколькими большими вътвистыми деревьями.

Въ тъни, подъ ними, пріютился "перевязочный пунить". На лугу, между бълыми шатрами, уже виднъются окровавленныя

носили. Въ открытыя дверцы налатокъ можно разобрать серьезния лица докторовъ. Вонъ изъ одной показывается, съ тазомъ въ рукахъ, солдатъ-служитель, не торопясь выплескиваетъ окровавленную воду, машетъ тазомъ, чтобы сплеснуть все до капли, и равнодушно возвращается къ своему дѣлу.

Сердце щемить; въ памяти воскресаеть знакомая картина 18 іюля подъ Плевной. Тороплюсь пробхать, не вглядываясь въ нее. За перевявочнымъ пунктомъ гористый откосъ снова продолжается.

Не отъвхаль я и ста саженъ—на-встрвчу изъ-за угла ноказиваются "носилки". Два солдата торонливо несутъ раненаго, стараясь идти въ ногу; еще одинъ, сзади, следуетъ въ припрыжку за ними, и урывками, чтобы не задержать, поправляетъ на равеномъ шинель, которая все съезжаетъ. Лица больного не видно, оно закрыто фуражкой; но рука его, бледная, восковая, безпомощно свесилась изъ-подъ шинели, и точно умоляетъ: "Стой, стой, не несите напрасно, сложите лучше где-нибудь въ тени подъ деревомъ, дайте умеретъ спокойно—безъ ножей, безъ фельдшеровъ"...

- Что, опасно?—спрашиваю я.
- Трудно, ваше благородіе, —сухо отвічають ті, очевидно съ сознаніемъ того тяжелаго братскаго діла, которое они исполняють и которое ровняеть ихъ въ эту минуту съ начальствомъ. Не останавливаясь и не убавляя шагу, они скрываются за извилиной шоссе.

Фію-ю-ю-у-у-у..., свистить шальная пуля. Свисть знакомый, тонкій, предательскій.

Потомъ вторая, но уже нѣсколько позади. "Проѣхалъ, милая, опоздала!" злорадно разсуждаю я. Пули эти, очевидно, шальния, на излетѣ, пущены съ большого разстоянія, такъ какъ до непріятеля еще далеко.

По дорогѣ валяются разбитыя колеса, опрокинутыя повозки. Вонъ въ сторонѣ лежитъ раненая лошадь и по временамъ пробуетъ встать: приподымаетъ голову, оглядывается, гложетъ отъ боли землю и съ долгимъ протяжнымъ стономъ снова растягивается.

Валяются шинели, ранцы, котелки. Туть же офицерскій клеенчатый кушакъ съ револьверомъ—не даромъ онъ брошенъ, върноне до него было!.

Кавъ только откосъ миновался, пульки начинають свистать все чаще и чаще.

Влево отъ дороги, за оврагомъ, сидятъ несколько артиллеристовъ и держатъ въ поводу лошадей.

С-с-с-с-щокъ! — точно что оторвалось, гдё-то близко ударяется пуля. По щелчку можно утвердительно сказать, что "эта" не даромъ летёла: лошади бросаются въ стороны, одна же, бёдняжка, подскакиваеть на трехъ ногахъ, свёсивъ безсильно раненую четвертую. Густая капля крови на передней ногё, какъ разъ на вёнчикъ, ясно указываеть, "куда попала".

Выростаеть, какъ изъ земли, съдой усатый фейерверкеръ раньше его не видно было—и яростно набрасывается на подчиненныхъ:

- Говорено было уйти отсюда; нѣтъ, не слушали! Маршъ, убирайтесь, чтобы духу вашего здѣсь не было. Съ глазъ долой!— и онъ сердито машетъ рукой.
- Кто же ее знаеть, гдё она тя найдеть, вёдь не угадаешь, —ворчать тв, уходя. Раненая лошадь не хочеть отстать: безъ узды и хомута, неловко, торошливо, прыгаеть за товарищами.

Вытыжаю на пригоровъ, — вонъ и позиціи, вонъ и войсва наши!

Скобелевъ и Имеретинскій съ конвоемъ ѣдутъ мнѣ на-встрѣчу. Гайтовъ съ Харановымъ тоже тутъ ѣдутъ, очень довольные; издали дѣлаютъ мнѣ знаки и улыбаются.

— Здравствуйте, Верещагинъ. Проводите насъ, батинька, къ горъ, гдъ вы ночью разставляли орудія, — обращается ко мнъ генералъ и подаетъ руку. Я, очень довольный, выскавиваю впередъ, сворачиваю вправо отъ шоссе и направляюсь по знакомой дорожкъ. Днемъ мъстность точно другая: рядомъ кукурузное поле — ночью его не видно было; какой-то домикъ, шалашикъ. Подымаюсь въ гору; всъ слъдуютъ за мной.

Немного не добхавъ до вершины, Скобелевъ галопомъ обгоняетъ всъхъ и разомъ останавливается на самой макушкъ возлъ орудія. Всъ слъзаютъ. Вправо и влъво идетъ канонада.

— Второе! — бойко командуеть раскраснѣвшійся молоденькій офицерикь въ очкахъ, съ биноклемъ въ рукѣ, и отбѣгаетъ въ сторону, слѣдить за полетомъ снаряда. За нимъ также отбѣгаетъ наводчикъ и нѣсколько человѣкъ изъ прислуги. Оглушительный звукъ, ревъ, точно пробуютъ крѣпость нашихъ ушей. Дотрогиваюсь до уха, не оглохъ ли? Нѣтъ, только щекотитъ немного. Гулъ мало-по-малу проходитъ. Офицеръ и прислуга все еще, какъ прикованные, стоятъ и слѣдятъ, "гдѣ разорвется", постепенно наклоняясь и выглядывая изъ-подъ дыма, застилающаго все болѣе и болѣе непріятельскую позицію. Снарядъ далеко не долетѣлъ до цѣли и разорвался.

Скобелевъ стоить впереди, рядомъ съ Имеретинскимъ, и,

опершись на саблю, разыскиваеть въ биновль непріятельскія баттареи.

Гористая м'естность отсюда постепенно спускается. Верстахъ въ двухъ синеватой лентой вьется речка Осьма. За ней тотчасъ же б'ег'етъ Ловча. Вправо отъ города, не больше какъ съ версту, вщим на равнин'е два сильныхъ непріятельскихъ редута.

— Во-о-о-нъ ихняя, да двё разомъ, — переговаривають соцаты артиллеристы. Какъ молнія, вспыхиваеть въ ближайшемъ редутё огонекъ, другой; за ними слёдомъ вылетають два бёлые муба дыму, и, точно недоумёвая, куда дёлись снаряды, медленно, задумчиво, поднимаются кверху. Не успёли еще они разсёяться, какъ снаряды падають, гдё-то въ сторонё оть насъ, и глухо разрываются.

Артиллерійскій огонь усиливается. У непріятеля что-то мало оказывается орудій; имъ съ нами, очевидно, не справиться.

- Господинъ офицеръ, какую вы дистанцію опредѣлили? обращается Скобелевъ къ офицерику въ очкахъ.
- Теперь 1200 сажень возьмемъ, ваше превосходительство, вонфузясь и вытягиваясь, отвъчаеть тотъ.
  - Картечной гранатой?
  - Обывновенной, ваше превосходительство!
- Нельзя-ли картечной!—Генераль любиль картечную гранату.
- Картечная граната!—кричить офицерь, и опрометью бросъется въ орудію, счастливый уже тёмъ, что можеть исполнить желаніе генерала.

А ужъ тамъ, верхомъ на хоботѣ, наводчикъ изо всѣхъ силъ гарается, чтобы и ему не опростоволоситься передъ начальствомъ. Потный, упершись глазами въ цѣликъ, подпрыгиваетъ онь однимъ задомъ: то чуточку вправо, то влѣво, легонько машетъ вистью руки, куда подать хоботъ, и наконецъ рѣшительно спрытиваетъ въ сторону.

Офицеръ на мгновеніе подб'єгаеть, пров'ёряеть и тоже отстакиваеть.

- Третье—пли!—Бу-у-у-у... со звономъ откатываясь, грохочеть орудіе. Всё отбёгають изъ-за дыму слёдить, "гдё разорется".
- Воть это ловко!—важно, въ са-амую середку угодила въз какъ рванула!—весело перекрикиваются артиллеристы и ралостные снова бёгутъ къ орудію.

Скобелевъ садится на лошадь, той же дорогой выбажаетъ обратно на шоссе, и бдетъ на передовыя позиціи. Имеретинскій остается еще нъкоторое время.

На встречу намъ все более и более попадается раненыхъ. Вонъ, стороной, пехотный солдатикъ, съ двумя ружьями на плече, ведетъ подъ руку товарища. Всхлипывая какъ дитя, елееле тащится тотъ: "О-ой, ой", стонетъ онъ, и, поддерживая здоровой рукой больную, которая у него толсто обмотана различнымъ тряпьемъ, качаетъ ее, какъ мать укачиваетъ младенца.

- Здорово, молодцы! Что, тебя въ руку ранили?—спрашиваеть генералъ, слегва задерживая лошадь.
- Та-акъ то-очно, ваше превосходительство, дрожащимъ голосомъ уныло отвъчаетъ раненый, и смачиваетъ языкомъ запекшіяся губы.
- Вотъ въ евтомъ мъстъ раздробила, ваше превосходительство, — скороговоркой добавляетъ вожатый, и указываетъ на своей рукъ повыше кисти, но генералъ уже его не слушаетъ. вдали показался баталіонъ, съ нимъ онъ еще не здоровался.

Баталіонъ, переходя черезъ дорогу, сильно растянулся и идетъ вяло, нестройно.

- Здорово, братцы! Спасибо вамъ за службу!—кричить генераль, подъвзжая галопомъ. Солдаты, замътивъ "начальство", въ припрыжку обгоняють, толкають другъ друга и спъшать стянуться.
- Ради стараться, ваше превосходительство! доносится отъ нихъ.
- Какіе вы молодцы, любо съ вами служить, —продолжаеть Скобелевъ, и затъмъ, пропустивши ихъ, въ полголоса говоритъ Куропаткину: "И какая дрянь, какъ они растянулись! Вовсе непохожи на туркестанцевъ".

Сворачиваемъ влѣво и ѣдемъ вдоль баттарей. Огонь направленъ на "Рыжую гору", виднѣющуюся верстахъ въ двухъ. Названіе гора получила отъ того красноватаго песку, какимъ покрыта ея вершина.

Позади баттарей, въ виноградникахъ, тихо, безъ разговоровъ, лежатъ пъхотныя прикрытія; они точно боятся лишнимъ словомъ привлечь на себя огонь. Снаряды то тутъ, то тамъ, поминутно съ трескомъ падаютъ и еще съ большимъ трескомъ разрываются, и обдаютъ прижавшихся солдатъ землей и осколками.

Останавливаемся на холмѣ передъ открытой лощиной, за которой въ полуверстѣ виднѣется наша послѣдняя полу-баттарея. Ей.

какъ ближайшей къ непріятелю, достается больше другихъ, хотя и она, въ свою очередь, не дремлетъ.

— Верещагинъ! Видите вы вонъ тотъ бълый домикъ около орудій? — обращается ко мнѣ генералъ, слѣзая съ лошади и разглядывая въ бинокль. Велите его поскорѣй сломать.

Слезаю сворей съ лошади и отправляюсь.

Чёмъ ближе къ орудіямъ, тёмъ чаще падають гранаты. Воть одна летить, ближе, ближе, шишить, сердце мое готово совершенно остановиться: такъ и танетъ присёсть, прижаться, тюбы не быть убитимъ. Но въ то же время мелькаетъ мысль: а если генералъ увидить, что онъ скажетъ? — испугался, струсилъ! Товарищи навёрно тоже смотрятъ, какъ я иду, кланяюсь или нётъ. Другая разрывается въ нёсколькихъ шагахъ. Невольно останавливаюсь, жмурю глаза и приготовляюсь къ смерти: мимо ушей шуршитъ осколокъ, точно молодой дуцель, бливехонько сорвавшійся съ своего насиженнаго мёстечка.

— Бѣгомъ, бѣгомъ! — шепчеть мнѣ кто-то на ухо. — Эй, увидять, не смѣй бѣжать! — шепчеть одновременно въ другое. Въ ногахъ чувствуется слабость; начинаю спотыкаться о самыя ничтожныя препятствія.

Перемогая себя всёми силами, чтобы идти прямо, не кланяясь, тёмъ же шагомъ дохожу таки до пёхотнаго прикрытія.

За нимъ, на бугрѣ, сквозь клубы дыма, уже видны закоптыня лица артиллеристовъ. Доносится ихъ команда: "Зарядъ!"— "Пли!"— "Къ орудію!", и т. д.

Прохожу между пъхотой. Прижавшись другь въ другу, съ холщевыми сумками черезъ плечо, съ ружьями въ рукахъ, тревожно сидять солдатики и какъ бы раздумывають: — кого-то изъ нихъ теперь хватить, если въ ихъ роту попадеть?

- Гдѣ ротный?—спрашиваю я негромко, чтобы не нарушить общее молчаніе.
- Здъ-всь! И ротный, рыжій штабсь-капитань, высокій, загорьный, усатый, неохотно приподнимается и ділаеть нісколько шаговь на встрічу. Выслушавь меня, вполголоса кричить: Фельдфебеля! "Фельдфебеля, фельдфебеля!" осторожно передается оть солдата къ солдату. Бойкій фельдфебель молодцовато вскакиваеть и, слегка наклонившись, какъ бы боясь за что зацілить головой, устремляется къ командиру, придерживая по пути саблю.
- Назначь воть имъ, живо, человъкъ десять съ топорами, сломать вонъ ту шалашку! сумрачно приказываеть штабсъ-капитанъ и, "козырнувъ" мнъ, незамътно удаляется къ своему мъсту, на которомъ онъ съ самаго утра просидълъ благополучно,

и потому, какъ мнѣ казалось, убѣжденъ, что тамъ гораздо безопаснѣе, чѣмъ здѣсь. Такъ какъ его мѣсто ничѣмъ не защищено и находится при тѣхъ же самыхъ условіяхъ, какъ и прочія мѣста, поэтому его увѣренность, въ сущности, есть не что иное какъ суевѣріе. Это можно сравнить съ игрокомъ, который, выигравъ нѣсколько разъ на одной и той же картѣ, придерживается ея до конца игры.

— Ну, ты, Тимовеевь, Бобровь, Анисимовь! — перебираеть фельдфебель ближайшихъ солдать, и слегка, торопливо, дотрогивается до ихъ плечъ. — Маршъ, живо, съ топорами, ломать вонъ ту шалашку! Ихъ благородіе съ вами пойдеть. — Фельдфебель торопится; ему, повидимому, тоже хочется поскоръй уйти къ своему мъсту; онъ, какъ и его командиръ, кажется, тоже считаеть себя тамъ безопаснъе. Солдаты вскакивають и дружно бъгуть, помахивая топорами.

Домикъ оказывается деревянный, на столбахъ. Снаружи обмазанъ известкой. Онъ ярко блестить на солнцѣ и служитъ отличной цѣлью для непріятельскихъ орудій; если въ него не попадають, то снаряды ложатся рядомъ на баттарею.

Топоры звонко стучать о бревна, шалашка наклоняется. Въ ту минуту, какъ она готова рухнуть, снарядъ падаетъ въ нее и разрывается. Густой, высокій столбъ дыму съ пескомъ и землей подымается передъ нами; въ то же время раздается пронзительный крикъ:

— Носилки! Алексвева убило!..

Домикъ срубленъ. Солдаты, прыгая черезъ борозды и кусты, торопятся добраться до роты. Я возвращаюсь. За мной, чуть не бъгомъ, несутъ Алексъева. Обратно идти еще хуже: снаряды преслъдуютъ и рвутся поминутно. Только видъ генерала, стоящаго со свитой все на томъ же холмъ, удерживаетъ меня отъ бъглаго шагу. Гранаты ръже, ръже, —выходимъ изъ огня.

- Ваше превосходительство, домикъ срубленъ, докладываю я, сбираясь съ духомъ и желая казаться какъ можно спокойнее. Только одного солдатика ранило, и указываю на носилки.
- Что вы мнѣ съ пустяками пристаете? обрушивается онъ внезапно. Велите нести раненаго дальше отъ войскъ, чтобы не производить дурного впечатлѣнія.

Затемь, когда уже я сажусь на лошадь, капризно кричить въ догонку:—Какъ самому не догадаться этого сдёлать!

— Воть тебь и благодарность получиль, нечего сказать, — разсуждаю дорогой.—И что я за дуракь, изь чего быюсь? Стараюсь, стараюсь, чуть не убили, а онъ еще ругается. Въ полку

обыло бы много спокойные: никто не браниль бы, а награды навырное получиль бы ты же самыя. И я рышаю, немедленно же послы сраженія, подать рапорть объ отчисленій вы полкь, и уже зараные представляю себы удивленное лицо генерала, когда онъ спрациваеть Куропаткина: — Почему Верещагинь просится вы полкь? Вздорь, пускай остается. Но одновременно представляется и другой обороть: —какь онь, читая рапорть, кричить Куропаткину: —Верещагинь просится вы полкь, ну и чорть сы нимь, пускай убирается; надобль.

- Вправо вовьми, дальше отъ дороги!—кричу, догоняя носилки.—Генераль велёль такъ нести, чтобы войскамъ не видно было.
- Гдѣ-жъ его нести?—ворчать тѣ, недовольные. По ихъ лицу можно предположить, что они думають въ эту минуту: "И умереть-то не дадуть сповойно!"

Раненаго несуть окольной дорогой,—неудобной, черезъ овраги, канавы; верхомъ едва можно слёдовать. Останавливаемся вздохнуть.

- Что, живъ ли?—спращиваю я, наклоняясь надъ раненимъ, и смотрю: мертвенная блёдность лица рёзко оттёняется черными волосами; сквозь посинёлыя сжатыя губы пробивается пёнистая слюна, около которой мухи уже жадно тёснятся; вёки глазъ закрыты неплотно и тусклые зрачки виднёются; грудь рёдко, конвульсивно приподымается.
  - Кажись, сейчась умреть, —говорю солдатамъ.
- Еще дышеть, отвѣчають тѣ, вглядываясь въ лицо умирающаго.
  - Ваше благородіе, намъ бы теперь на дорогу выйти?
- Ладно, идите, говорю я, соглашаясь, и тихонько следую за ними, ведя лошадь въ поводу.

Выходимъ на дорогу, черезъ нѣсколько минутъ насъ догоняеть Скобелевъ со свитой.

— Верещагинъ! извините, батенька, что я немного погорячился. Вы молодець, спасибо вамъ! — кричить онъ, и дружески жметь мою руку. — Хотя я и не вполнъ върю въ искренность его словъ, но все-таки злоба моя понемногу исчезаетъ, забывается, и я, въ восхищеніи отъ генерала, продолжаю идти за раненымъ. Иду не по приказанію, а вслъдствіе того, что считаю себя невольнымъ виновникомъ раненія, и хочу по возможности скоръй облегчить страданія больного.

Приходимъ на перевязочный пункть; носилки ставимъ около шатра.

- Вэгляните, ради Бога,—прошу я доктора, который, наклонившись надъ другими носилками, осматривалъ раненаго въ голову.
- Дайте-ка тепленькой водицы, кричить тоть, мочить губку и выжимаеть воду на запекшуюся рану. Волосы прилипли и не дають разсмотрёть.
- Ножницы!—кричить онъ. Худощавый, изможденный фельдшеръ съ веснушками на лицъ, съ толстыми губами и приплюснутымъ носомъ, флегматично подаетъ ножницы.
  - Взгляните минуточку на моего, продолжаю я приставать.
- Нельзя-же-съ и этого-то бросить, —возражаеть онъ, обръзая слипшіеся волосы. —Гдѣ вашъ больной?
  - Воть здёсь лежить.
- Захаровъ! обстригите рану, обмойте; я сейчасъ. Ну-съ пойдемте скоръй. Гдъ? Этотъ? И онъ беретъ руку моего Алексъева.
  - Что-же вы, батенька, съ мертвыми-то возитесь!
  - Какъ, развѣ умеръ?
- Пощупайте сами, и предлагаеть дотронуться до пульса; я не рѣшаюсь; сквозь отвороченный мундиръ, на боку, оказывается глубокая рана. Какой-то бѣлый кусочекъ торчить изъ середины. Морозъ пробѣгаеть у меня по кожѣ.
- Ну, что, уб'вдились? довольно?—и, кивнувъ головой, докторъ посп'вшно уходить.

Солдаты стоять еще нѣкоторое время въ нерѣшительности; затѣмъ, переговоривъ между собой, снимають шапки, крестятся, чешуть затылки, накрываются и, пожелавъ мнѣ "счастливо оставаться", отправляются во-свояси.

Я вду назадъ въ тыль. Провзжаю то мвсто, гдв стояль нашъ штабъ: уже ничего неть, все уложено. Мой Ламакинъ, скинувъ черкеску, въ одномъ бешметв, возится около лошадей; палатка снята и лежитъ на повозкв вмвств съ другими.

- Что, али сниматься велёно?
- Такъ точно, ваше благородіе, отъ генерала пришло приказаніе быть готовымъ, на случай, коли велять впередъ подаваться!
- Пересъдлай-ка вороненькаго, приказываю я, слъвая съ лошади, ты, значить, и объда не вариль.
- Когда-жъ было варить? Все убирались, ворчить тотъ, снимаетъ съдло и обтираетъ потную спину лошади кловомъ съна.

Повсюду валяются обрывки бумагь, бутылки изъ-подъ зель-терской воды, пробки, папиросныя коробочки, лимонныя корки.

Воть здёсь должно быть генеральская палатка стояла, что-то намиановъ много.

- Круковскій, генеральская палатка здёсь стояла? кричу я Скобелевскому деньщику. Круковскій въ это время вскидываеть на верхъ повозки мёшокъ съ чёмъ-то, и никакъ не можеть угадать: мёшокъ то сваливается назадъ, то перекидывается на другую сторону.
  - Такъ то-очно; да ну, дьяволь, держись! ругается онъ.
  - Что Ламакинъ-осъдлаль?
  - Сей-ча-а-съ.

Тару въ обовъ, промыслить пообъдать. Около самой дороги стоитъ обовъ казанскаго полка. Завъдывающій хозяйствомъ, маіоръ, расположился въ тени подъ повозкой, въ сообществе какого-то господина, не то статскаго, не то военнаго, въ черномъ сюртукъ, бевъ погонъ; фуражка съ краснымъ околышемъ, на клеенчатомъ поясъ револьверъ, черезъ плечо шашка.

Передъ ними, на солдатской шинели, видивется котелокъ, изъ котораго торчатъ ножки какой-то живности. Хозяинъ подчуетъ гости водкой и наливаетъ ее изъ кожаной фляжки въ оловинную кришку, замёняющую стаканчикъ.

- Добрый день, поручикъ (маюръ всегда зваль меня вмёсто сотникъ поручикъ), присусёдивайтесь-ка къ намъ; возьми тамъ кто-нибудь лошадь! кричитъ маюръ.
- Пожалуйте-сь, вотъ-сь есть м'есто-сь, —приглашаеть господинь сь краснымъ околышемъ и подвигается, не переставая глодать кость.
  - Прикажете-съ, и мајоръ подаетъ мив стаканчикъ.
  - Благодарю, не пью. Воть супцу съёмъ съ удовольствіемъ.
- Дайте-ка еще тврелку и ложку, —эй вы, олухи царя небеснаго! —возвышаеть онъ голось, не слыша отъ прислуги отвёта. Подбёгають разомь двое обозныхь безъ мундировъ, въ грязныхъ рубахахъ, засунутыхъ въ черныя штаны. Одинъ подаетъ желёзную тарелку и деревянную ложку, другой береть мою лошадь за поводъ и начинаетъ водить ее около палатки. Я подсаживаюсь въ котелку.
- Пожалуйста, поручикъ, кушайте, не церемоньтесь,—подтуетъ хозяинъ, и затемъ приступаетъ разспрашивать. Ну, а наши дела какъ, что генералъ?
- Ничего, дёла хорошо идуть; ихъ орудія, кажется, скоро замолчать, да ихъ что-то немного и замётно.
- Слава Богу, пора поправляться; все неудача, да неудача. Нъть, погоди, у нашего генерала не такъ: это тебъ не Плевна!

- —храбрится маіоръ, наминая въ тарелку гречневой каши и обливая супомъ.
- Вамъ не прикажете ли кашки съ бульонцемъ, или можетъ съ маслицемъ лучше любите? подчуетъ онъ меня. Вскоръ, наситившись, я прощаюсь съ маіоромъ и ъду обратно.

Время полдень; жара.

Генераль расположился въ тени подъ деревомъ, вблизи того же самаго холмика, въ вругу офицеровъ казанскаго полка. Вънесколькихъ шагахъ играетъ полковая музыка. Непріятельскіе снаряды нередко падають очень близко и обдають землей играющихъ. Вотъ у одного изъ нихъ отъ страха выпаль инструменть; музыкантъ робко озирается на начальство, и подымаетъ.

- А который чась, господа?—кричить Сьобелевь.—Всѣ, у кого имъются часы, невольно хватаются, смотрять и стараются доказать генералу, что это самые върные. Половина перваго.
- Ну-съ, господа, такъ ежели Добровольскій со своей бригадой не подойдеть еще черезъ полчаса, то я самъ васъ поведу на Рыжую гору въ атаку, —и при этомъ онъ самодовольно потираеть руки отъ предстоящей для него радоски, послів чего съ такимъ азартомъ расправляеть свои густые рыжіе бакенбарды, точно готовился раворвать ихъ пополамъ.

Полчаса прошло, Добровольскаго нътъ.

— Ну-съ, съ Богомъ, госнода! Полковникъ Тебякинъ! прикажите строиться; пъсенники впередъ!—командуетъ Скобелевъ, развернуть знамена!—Баталіонные и ротные командиры спъщатъ исполнить приказаніе.

Зашевелились солдаты, лежавине до того времени не вдалекв; примодымаются, крестятся, обнимаются, прощаются другь
съ другомъ и становятся въ шеренгу. Ротные командиры тоже
подтягиваются, становятся у своихъ частей и обнажають сабли.

— Знамена из 3-му баталіону, — добавляеть Скобелевь. — Музыка впередъ!

Полкъ безъ шуму и разговоровъ вытагивается.

Окруженный свитой, генераль смотрить на Рыжую гору. Онъ уже послаль нёскольких ординарцевъ приказать артиллеріи усилить огонь на этотъ пункть. Я жду, что и меня сейчась пошлеть. Дёйствительно, генераль оглядывается, — кого бы еще послать съ тёмъ же приказаніемъ, и кричить мит.

— Повзжайте сворви вдоль баттарей, велите, сколько возможно, усилить огонь по Рыжей горв, сважите, что мы ее атакуемъ.

Очень неохотно вду я: надежда быть при Скобелевв и видеть, какъ онъ лично поведеть полкъ въ атаку, рушилась.

- Ружья во-о-о-льно!—слабо доносится оть передовыхъ роть. Отлядываюсь: головныя части спускаются подъ гору и теряются въ зелени. Нёсколько солдатиковъ призамёшкались, отстали; торопливо поддергиваются они, вскидывають ружья на плечо и, крестясь, бёгомъ, догоняють своихъ.
- Усильте огонь по Рыжей горъ, кричу я офицерамъ, проскакивая мимо баттарей. — Генералъ самъ ведетъ казанцевъ въ атаку!
- Слышали, слышали!—кричать оттуда, и знаками повазывають, что это имъ уже извъстно. На слъдующихъ баттареяхъ—то же самое. Полкъ, тъмъ временемъ, подается дальше. Съ позиціи баттарей хорошо видно: вонъ 1-й баталіонъ пускается бъгомъ, за нимъ 2 й и 3-й. "Ура"—едва-едва слышно; турецкой пъхоты нельзя различить. Казанцы бъгуть въ гору. Наши снаряды падають какъ разъ около нихъ.
- Бѣда! своихъ перебьемъ!—думаю я дорогой.—Это наши, наши!—кричу батарейному командиру, сколько возможно погоная лошадь. Остановите огонь,—тамъ на горѣ наши!
- Я самъ тоже думаль, что наши, —отвъчаеть тоть: —да что станешь делать! у клеба не безъ крохъ. —Въ это время новый снарядь ложится какъ разъ въ середину нашего баталюна и разрывается; убило ли кого не видно. Вследъ за мной скачетъ Куропаткинъ: "Остановите огонь! наши на Рыжей горе!", —кричитъ онъ запыхавшись. "Верещагинъ! скачите, передайте на следующихъ баттареяхъ!" Но уже огонъ прекратился. Атака окончена гора занята. Потери, повидимому, небольшія.

Вытыжаю на шоссе; на встрычу попадаются раненые. Недалеко, въ сторонъ, подъ деревомъ, лежить на носилкахъ, должно быть, офицеръ; около него суетится нъсколько человъкъ.

- Здравствуйте, сотникъ! здоровается со мной знакомый ротный командиръ слабымъ голосомъ, и слегка киваетъ головой.
  - Что съ вами? куда вы ранены?.. легко? спрашиваю я.
- Да воть куда-то туть!.. онь съ трудомъ указываеть около плеча, и сумрачно отворачивается.
- Ну, нечего стоять; нести надо. Трогайтесь съ Богомъ!— торошить офицерь, товарищъ больного.

Провхавъ съ версту и не довзжая того мъста, гдъ шоссе спускается къ Ловчъ, въвзжаю на гору. Сторона, обращенная къ намъ, вся изрыта ложементами, траншеями и ровиками. Отъ

самой подошвы валяются непріятельскіе трупы. Въ особенности ихъ много на вершинъ, гдъ стояли орудія.

— Ишь, смотри, какъ этому рожу-то разворотило! Всю скулу оторвало, — разсуждають солдатики, оглядывая труны. Бородатый черный турокъ, уткнувшись лицомъ въ песокъ, лежитъ, раскинувъ руки. Одинъ изъ разсуждающихъ носкомъ сапога поворачиваетъ ему голову; всъ смотрять дълають замъчанія, съ отвращеніемъ отплевываются и проходять дальше.

Отсюда городъ отлично видѣнъ. За нимъ и редуты. Четвертый часъ. Ружейный огонь усиливается. Начинается общее наступленіе.

По сю сторону Осьмы, вдоль берега, солдаты столишись и ищуть броду. Вонь дальше, тоже наши. Еще дальше, тоже наши: у-у, да сколько нашихъ здёсь скопляется!

- Ваше благородіе, генераль сирчають, что съ ними нивого нѣть, вси разъихались, докладываеть мнѣ казакъ, рысью въѣзжая на гору.
  - А гдв генераль?
- Они туды къ городу поихали. Вду. Шоссе у самаго подножья горы идеть широкой полосой и спускается къ городу. Справа открывается видъ на непріятельскіе редуты. По нимъ уже ожесточенно дійствуеть восемь орудій. То то, то другое орудіе поминутно съ громомъ откатывается; дымъ застлаль кругомъ.
  - Не видали ли генерала? спрашиваю солдата артилиериста.
- Они, ваше благородіе, только-что подъ гору съ казаками провхали, должно въ городъ.
  - А городъ занять?
  - Пъхота туды уже порядочно, какъ прошла.

Скачу въ догонку.

Внизу, подъ самой горой, шоссе упирается въ мостъ. По бокамъ моста стоятъ полуразрушенныя лавочки, городъ совершенно пустой: дома разграблены, стекла выбиты, двери настежъ. Повсюду валяется различная посуда, мъдная, деревянная, глиняная, подушки, одъяла, одежда, сундуки, книги и цълыя горы табаку.

Провхавъ главную улицу, въвзжаю на кладбище; за нимъ городъ еще немного продолжается. По серединв кладбища, вижу, разговаривають Скобелевъ и Куропаткинъ. Алексви Николаевичъ галопцомъ куда-то уважаеть, шашка его неловко болтается съ одного бока на другой и по временамъ задвваетъ крупъ лошади; за нимъ, приподнявшись на стременахъ, согнувшись, въ бъломъ кителъ, старается поспъть рысью казакъ донецъ, безъ пики. Генералъ подъвзжаеть ко мнъ и раздражительно кричить.

- Отправляйтесь немедленно въ князю Имеретинскому и приведите мив, во что бы то ни стало, помощи, да не меньше двухъ баталіоновъ. Ну, марпгь, живо!
  - Ваше превосходительство, куда привести, гдв я вась найду?
  - Сюда на это кладбище.
- Слушаю-съ! И я свачу во всё лопатки. Въ это время ружейный огонь достигь страшной силы, и слился въ одинъ общій непрерывный гуль. Подобнаго гула, ни прежде, ни послі, я не слыхаль: это было что-то невіроятное, и произошло именно отъ того, что въ эти самыя минуты 8,000 непріятеля столкнулись у самыхъ редутовъ съ 20,000 нашихъ солдать, стремившихся на приступъ. Пушечные выстрілы превратились, греміль одинъ только ружейный огонь, да крики "Алла" и "ура". Все это свопилось и ревіло на вакой-нибудь одной квадратной версті.

Имеретинскаго со всѣмъ штабомъ нахожу на Рыжей горѣ. Онъ съ вершины наблюдаль за ходомъ атаки.

- Ваша свътлость, генераль Скобелевь требуеть подкръпленія, докладываю я.
- Полковникъ Паренцовъ, что у насъ есть еще въ резервѣ? обращается князь къ начальнику штаба.
  - Еще Э.....ій полкъ есть, ваша світлость.
  - Ну, такъ дайте баталіонъ.
- Ваша свътлость, генераль велъль мнъ приводить не меньше двухъ баталоновъ, —настойчиво передаю я привазаніе.
- Ну, такъ какъ же? Ну, берите два,—и князь вопросительно смотрить на Паренцова.
- Полковникъ, прикажите строиться двумъ баталіонамъ. Сотникъ Верещагинъ проведеть васъ, обращается начальникъ штаба къ командиру полка, низенькому усатому полковнику съ очень добрымъ выраженіемъ лица.
- 1-й и 2-й баталіоны, въ ружье!—кричить командирь, и направляется къ лошади. Черезъ нѣсколько минуть, откланявшись Имеретинскому, трогаемся подъ гору.

Съ редутовъ насъ замѣтили, и хотя разстояніе не меньше трехъ верстъ, пули стали свистать очень часто.

Командиръ полка и баталіонные вдуть серьезные, рядомъ со мною. Изрвдка спрашивають они: куда я ихъ поведу, гдв генерать? Проходимъ мость, втягиваемся въ улицу, уже подходимъ въ назначенному мъсту. Но воть туть и случилось то, чего ниво не ожидалъ. Пока проходили улицей, все шло благополучно, непріятель насъ не видить; шальныя пули изръдка свистять. Кидбище видиъется. Но гдъ же Скобелевъ? Его нъть. Только-

чась ме останавливаеть движеніе. Кто на площади, какъ непріятель открываеть по нась такой губительный огонь, что тотчась же останавливаеть движеніе. Кто на площади, тоть или
убить, или ранень. Пули точно дробь отбивають по глинянымъ
заборамъ и стёнамъ домовъ. Передніе ряды солдать поворачивають
и натыкаются на задніе, тѣ лізуть впередь: происходить полная
суматоха. Полковникъ и баталіонные соскавивають съ лошадей
и співшать укрыться за первый уголь; я за ними. Убитые лежать какъ разъ посреди дороги и загораживають движеніе. Раненые ползають на коліняхъ и инуть спасеніє.

Въ эту минуту, съ противуположной стороны кладбища, изъулицы, показывается Скобелевъ не торонясь, совершенно спокойный, шаккомъ. Онъ еще не видить нашего безпорядка.

Я моментально вскакиваю на лошадь и скачу къ нему, —куда и робость дъвалась!

- Ваше превосходительство, привель баталіоны, докладываю я.
- Зачёмъ вы ихъ сюда привели? кричить онъ, и вдругь замёчаеть, что у насъдёлается, и приходить чуть не въ бёшенство.
- Это что такое? порядокъ! порядокъ! изрублю, подлецы! кричить онъ, обнажая саблю и подскакивая къ солдатамъ. Гдѣ офицеры, гдѣ командиры баталіоновъ? Кругомъ, ведите ихъ обратной дорогой!

Не прошло двухъ минутъ, какъ все приходитъ въ первоначальный видъ: баталіоны стройно, въ ногу идутъ той же улицей, и сдёлавъ обходъ, выходятъ за городъ на открытую равнину. Въ верстё отъ насъ возвышаются непріятельскіе редуты.

Не успъли отойти мы ста сажень, скачеть поручикъ Карандъевъ и докладываеть генералу:

— Ваше превосходительство, турки бъгуть, казаки бросились за ними преслъдовать!

Бой кончился въ 6 часовъ вечера.

# XVII.

Батальоны возвращаются въ городъ. Генераль ёдеть къ редутамъ. Чёмъ ближе къ нимъ, тёмъ чаще попадаются трупы. Странное дёло! Турки не тё ли же люди, а между тёмъ, эти смуглыя фигуры въ синихъ курткахъ, красныхъ фескахъ, со стиснутыми оскаленными зубами, со сжатыми кулаками, производять какое-то отгалкивающее впечатлёніе, тогда какъ, смотря на на-

шихъ убитыхъ, невольно хочется плакать: какими-то маленькими, жалкими кажутся они въ сравнении съ турками.

Въжжаемъ въ первый редутъ: насъ обдаетъ воздухъ, пропитанный разлагающимися тълами. Скоръй достаю платовъ и зажимаю носъ, чтобы не стопинило. Скобелевъ замъчаетъ это.

— Что за вздоръ, что за привередничество! Вовсе нѣтъ такого дурного запаху! — кричитъ онъ, взбираясь верхомъ на брустверъ.

Глазамъ представляется стедующая картина. Внутренность редута буквально наполнена трупами; невоторые настолько изуродованы, что невозможно разобрать лица. Валяются изломанные зафеты, ружья, сабли, пистолеты, изорванныя палатки, фески, фашинникъ, жестянки изъ-иодъ патроновъ. Повсюду осколки гранатъ и неразорвавшеся снаряды. Тутъ же брыкается съ десятокъ барановъ, связанныхъ между собою за ноги. Оврагъ за брустверомъ тоже полонъ труповъ.

Кругомъ редуга толны солдать съ крикомъ и шумомъ разгуливають, поють пъсни. Многіе уже успѣли подвыпить. Вонъ двое спорять изъ-за какой-то тряпки.

- Ты что ли первый увидаль?
- А нешто ты?
- Хоть и не я, да тебъ не отдамъ!
- Нътъ, отдашь!
- Нътъ, не отдамъ!

Начинается дерганье оспариваемой вещи изъ стороны въ сторону. Дело кончается потасовкой.

— Ура-а-а, ура, ура-а!.. доносится изъ-за угла редута. Рота, собравшись, качаеть своего командира: высоко подлетаеть старый капиланъ, выдълывая не особенно-то граціозно вы воздухів руками и ногами. Восторженно, съ неподдільною радостью грохочуть солдаты: ура! "Ура" это не похожее на то, что кричатъ на полковыхъ праздникахъ, или въ казармахъ: здісь оно ясно выходить отъ души и выражаеть одновременно благодарность и за побіду, и за счастливое избавленіе отъ опасности.

Къ западу, версть на шесть, вплоть до горь, тянется равнина, покрытая кукурузными полями, виноградниками, мъстами пересъвемая ложбинками, канавами. Воть по этой равнинъ и пустивась наша кавказская бригада преслъдовать бъжавшаго непріятеля.

Осмотрѣвъ одинъ редутъ, Скобелевъ спускается и, по обывновеню, галономъ ѣдетъ къ другому. Моя турецкая лошаденка изму

чилась и не можеть поспевать, да и на трупы-то мне опротивело смотреть. Поворачиваю и шагомъ еду по следамъ казаковъ. Вдали ни души живой не видно. Кое-где виднеются непріятельскія тела, какъ забытые снопы въ поле. А ружей сколько, и какія все славныя, ложи ореховыя, а патроновъ какая масса! Жаль, неть "братушекъ", какое бы имъ туть раздолье было!

Но что это такое внизу въ лощинъ? Точно нашъ полвовой больничный фургонъ стоитъ. — Такъ и есть, и фельдшеръ Бабичъ здъсь, и глухой старикъ докторъ Иванъ Яковлевичъ. Вокругъ кого это они возятся? Кто-то сидитъ на землъ въ папахъ, безъ черкески, спустивъ рукавъ рубахи. Подъъжаю — Астаховъ!

— Что съ вами! — кричу и соскавиваю съ лошади.

Отвернувшись и побагровъвъ отъ боли, съ удивительнымъ терпъніемъ выносить онъ, пока ему дълають операцію.

- Попроси ты ихъ, милый, чтобы они поскоръй тамъ возились, —умоляеть онъ меня, зажимая лъвой рукой роть, чтобы не вскрикнуть отъ боли. На правой оказывается у него три пальца отстрълены пулей; вмъсто ихъ болтаются одни висюльки. Иванъ Яковлевичъ, не слыша, по своей глухотъ, стоновъ раненаго, съ невозмутимымъ хладнокровіемъ оперируеть его, и, какъ мнъ казалось, самымъ допотопнымъ образомъ.
- Хоть бы вы, Иванъ Яковлевичь, хлороформу ему дали,— советую я. Не слышить. Астаховъ делаеть знавъ рукой, что не надо.
- Да, да, какъ же, нельзя иначе, —ворчить что-то почтенный эскулапъ, какъ бы желая показать, что онъ все слышить, что ему говорять.

Раненому дела: эть повязку и укладывають въ фургонъ.

Замічательный здоровять быль этоть Астаховь. Какъ мий потомь разсвазывали, онь на другой же день, рано утромь, садится на своего сёраго "Джемала" и йдеть въ Горный-Студень, гдй тогда быль временной госпиталь. Пройхавъ, не слізая, около 50 версть, какъ ни въ чемъ не бывало, онъ соскакиваеть съ лошади и направляется искать доктора; встрічается съ се трой милосердія; та идеть съ нимъ, и не подозріввая, что ея спутнику сейчась отнимуть руку.

Приходять къ доктору, развязывають повязку: оказывается, гангрена обхватила всю кисть. Ее ампутирують. Черезъ нёсколько дней, видять, мало отняли: ампутирують еще разъ по самый локоть—и ничего, перенесъ, только на этоть разъ на него напаль такой столбнякъ, что пришлось, для поддержанія силъ, впу-

скать бульонъ черезъ ноздри, такъ какъ роть невозможно было разжать.

Уже совсёмъ стемнёло, когда я возвращался назадь въ Ловчу. Войска расположились по всему городу. Крики и пёсни, не смотря на позднее время, еще не прекращались. Подгулявшія толпы солдать спускаются въ подвалы домовъ, выкатывають громадныя бочки съ виномъ, пьють сколько хватаеть силь, и, не будучи въ состояніи одолёть, разламывають дно и выпускають остатки на землю.

На кладбищъ, почти около самаго того мъста, гдъ произопіло замъщательство съ баталіонами э—скаго полка, расположился бивуакомъ в—ій полкъ. Командиръ полка любезно предлагаетъ мнъ переночевать у него. —Я остаюсь. На утро просыщаюсь, и, со стаканомъ чаю въ рукахъ, выхожу изъ палатки подышать свъжить воздухомъ. Погода такая же прекрасная, какъ и всъ эти дни, солнце весело кругомъ свътить.

Послѣ побѣды испытываены какое-то невыразимо-отрадное самодовольное чувство; сознаены, что-дескать и я, хоть и маленькій, но все-таки участникь въ этой побѣдѣ. Приноминаены, что еще вчера, въ это время, никому изъ насъ немыслимо было понасть сюда, а сегодня разгуливаены себѣ, точно такъ и быть слѣдуеть. Но какъ бы турки опять не нагрянули? Вѣдь еще вчера ноговаривали, что къ нимъ вышло изъ Плевны подкрѣпленіе. И я невольно взглядываю на шоссе къ Плевнѣ, а также и на-лѣво на горы, по которымъ они могли бы придти. Что-то такое непріятное, неловкое, прокрадывается въ сердце: это не страхъ, чтобы непріятель отнялъ у насъ Ловчу—для этого мы были слишкомъ сильны, а невольное опасеніе, что опять завяжется дѣло, а съ нимъ опять возможность быть или раненымъ, или убитымъ. Но это—минутное чувство оно немедленно же проходить.

Ивхота, расположившаяся на площади, весело разговариваеть и чистить аммуницію. Нівкоторые же разбираются въ найденномътурецкомъ имуществів. Толпы братушекъ, потные, красные, запызавшись, шныряють изъ дома въ домъ, грабять, спорять между собой и навьючивають награбленнымъ добромъ своихъ ословъ и маленькихъ лошаденокъ, отъ хвоста по самыя уши.

Въ это время не вдалекъ отъ меня сбирается кучка солдатъ. Подхожу, смотрю: посреди ихъ лежитъ на землъ старый, съдой турокъ, изсохий какъ мумія. Подпершись локтемъ, онъ довърчиво потлядываетъ на добродушныхъ солдатъ, достаетъ пальцемъ медъ изъ лежащей подлъ него сопетки (корзинки), лижетъ его и, по-

видимому, совершенно счастливъ; по крайней мѣрѣ, на лицѣ его выражалась какая-то наивная дѣтская радость.

Солдаты смотрять и разсуждають:

- Поди тоже воевать собрался, улыбаясь, замѣчаетъ одинъ, опершись свади на плечо товарища.
- Гдъ ужъ ему воевать, поди такъ просто изъ жителевъ, возражаеть другой.

Посмотрѣвъ на турка и внутренно похваливъ солдатъ, какъ они угощаютъ своего недруга, хотя и не своимъ медомъ, иду обратно. Не успѣлъ я добраться до палатки, слышу нозади себя пронзительный, раздирающій душу крикъ, похожій на крикъ ребенка. Оглядываюсь, смотрю: того же самаго турка, тѣ же самые солдатики бѣгомъ перетаскивають за ноги черезъ дорогу къ забору.

Бъдняжка старикашка, всъми своими слабыми силами, цапается за землю и бороздить пальцами по пыльной дорогъ. Пока я догоняль ихъ, съ туркомъ уже покончили: бритый старческій черепъ его, покрытый ръдкими съдыми волосками, представляль безобразную массу, глаза выскочили изъ своихъ мъстъ.

- За что это вы его убили? кричу я солдатамъ.
- Ваше благородіе, это баши-бузукъ! Мы у него и патроны въ кушакъ нашли. —И въ доказательство подають мит итсколько штукъ патроновъ.

Объяснять въ эту минуту солдатамъ ихъ безуміе, было бы съ моей стороны поздній, да и напрасный трудъ.

Возвращаясь назадъ, я рѣшилъ немедленно же отправиться провъдать своихъ товарищей владивавказцевъ: всѣ ли они тамъ вдоровы, нътъ ли кого раненыхъ. Въ то же время мелькала мыслъ, пожалуй кого и убили.

Но точно нарочно, пока я сбирался, произошла сцена, задержавшая меня на добрыхъ полчаса. Надо сказать, что еще съ самаго угра я замѣтилъ, въ лѣвой сторонѣ кладбища, тамъ, гдѣ не было солдатъ, массу конныхъ и пѣшихъ болгаръ, навьюченныхъ награбленнымъ добромъ. Выйти съ этой площадки въ городъ они могли только черезъ солдатскій лагерь; а такъ какъ болгаре боялись, чтобы солдаты дорогой не начали осматривать ихъ имущество, то, чтобы отвлечь ихъ вниманіе, они рѣшились на слѣдующую хитрость.

Раздается страшный крикъ въ нѣсколько сотъ голосовъ: — Турци, турци, турци! — Все приходить въ смятеніе. Однимъ изъ первыхъ выскакиваеть изъ своей палатки, безъ сюртука, мой любезный хозяинъ, командиръ полка, и ореть испуганнымъ голо-

сомъ: — въ ору-у-жію-у! — За нимъ раздаются произительныя воманды баталіонныхъ, ротныхъ командировъ и фельдфебелей. Происходить подный кавардакъ. Ружья въ козлахъ падають, и расхвативаются какъ попало; офицеры, солдаты бёгають, толкаются
какъ угорёлые. Вонъ бёжить черезъ площадку, должно быть, ротный командиръ къ своей ротё, въ пунцовой канаусовой рубахё,
натягивая дорогой мундиръ, причемъ долго не можетъ попасть
одной рукой въ рукавъ; въ другой онъ держитъ саблю и револьверъ. За нимъ въ догонку бёжитъ деньщикъ, машетъ кэпи и кричитъ: — Ваше благородіе, пожалуйте, пожалуйте, кэпку надёньте.

Пока происходить вся эта возня, братушки подъ шумокъ, густой толной, безпрепятственно бёгуть мимо насъ, продолжая орать по пути: —Турци, турци! — ихъ маленькіе ослики, навьюченные чрезъ мёру, упираются, останавливаются и не хотять идти. Одинъ же, не смотря на удары палкой, которыми его осыпаль всадникъ, усёлся на заднія ноги совершенно какъ собака и загородиль путь остальнымъ.

Ничего не можеть быть смёшнёе подобной фигуры: прижатый сварбомъ и не будучи въ состояніи высвободиться, всадникъ изъ всёхъ силь подгоняеть измученное животное босыми врасными ногами. Отъ болгарина видно въ эту минуту только его испуганное бритое лицо съ черными усами и потный лобъ, прикрытый грязной черной чалмой. Напрасно бьеть хозяинъ ослика, тоть не можеть подняться, лишь жалобно водить длинными, беззащитными ушами. Только когда пробёжали болгаре и никакихъ турокъ не оказалось, поняли наши, въ чемъ дёло, и отъ души ругнули болгаръ.

Наконецъ-таки я выбрался за городъ и ёду къ своимъ. Сейчась же за редутомъ, около шоссе, расположилась лагеремъ кавызская бригада. Палатки скучены, коновязи еще не разбиты, по нёскольку лошадей привязано у одного прикола. Нётъ никамой правильности, порядка. Привычный взглядъ могъ бы сразу замётить, что всёмъ этимъ людямъ и лошадямъ, еще очень недавно, была жаркая работа. Люди заняты уборкой лошадей. Вонъ одинъ казакъ, мой знакомый Артеменко, высокій, черный, вы плохенькомъ коричневомъ бешметъ на распашку, надъваетъ торбу съ ячменемъ на голову своей вороной лошади. Та прижала ущи, легонько ржетъ, просовывая морду въ мёшокъ и жадно значаетъ овесъ, точно хочетъ разомъ весь его проглотить.

<sup>—</sup> Ишь, голодная! — уговариваеть ее хозяинъ, поправляеть

гривку, и ласковой рукой проводить по спинв. Заметивь меня, казакь вытягивается и торопится застегнуть бешметь.

- Здорово, Артеменко, что, поработали вчера? спрашиваю я.
- Такъ точно, ваше благородіе, досталось всімъ досыта, отвічаеть онъ, осклабляясь.

Въбзжаю въ середину лагеря. Нѣкоторые изъ товарищей замѣтили меня и направляются на встрѣчу. Съ разныхъ сторонъ доносятся до меня крики: — А, Сашенька! здравствуй, Александръ Васильичъ, милый, какъ поживаещь? ты откудова?..

Услыхавъ шумъ, повазывается изъ сосёдней палатки старикъ есаулъ Голиховскій, въ сёренькомъ тиковомъ бешметё и съ коротенькой трубочкой во рту. Степенно подходить онъ ко миё, поздравляеть съ пріёздомъ и освёдомляется о здоровье. По его голосу, спокойному лицу, можно заранёе угадать, что Голиховскій не участвоваль во вчерашней атакъ.

Увидаль меня и мой мильйшій Андрей Павловичь Ляпинь. Съ радостной улыбкой бъжить онъ, въ черномъ бешметь, придерживая кинжаль, и кричить издали: — Что, живъ, милый, здоровь? — Ляпинь уже было приготовиль губы для поцёлуя, но замётивь, что я не намёрень цёловаться, а только хочу за руку здороваться, приходить въ едва замётное смущеніе, и нёкоторое время такъ и остается съ приготовленными губами. Мнё даже и теперь досадно, зачёмъ я не обняль и не разцёловаль его тогда; желаніе его было самое искреннее, безъ всякой задней мысли. — Но я боялся, что остальные товарищи назовуть меня за это "бабой".

Всв, веселые, радостные, хватають они меня подъ руки и тащать въ палатку къ Ефиму Ивановичу. Десятки вопросовъ разомъ летять на мою голову. Ефима Иваныча застаемъ за самымъ любимымъ его дъломъ. Стоя на колъняхъ передъ сундукомъ, онъ перекладывалъ тамъ свои вещи или, иначе сказать, убиралъ подальше свои капиталы. Вчерашнее "дъло" было настолько удачно, что даже и онъ встрътилъ меня довольно весело. При этомъ улыбка такъ не шла къ его угрюмому лицу, что походила скоръй на какую-то гримасу.

- Ну что, какъ вы тамъ у Скобелева? а мы туть ловко распорядились, самодовольно говорить онъ мнѣ. Вонъ, смотрите, какъ мнѣ штыкомъ прокололи, хвастаеть онъ, указывая на свою черкеску.
- У него и лошадь ранили штыкомъ, серьезно добавляеть Ляпинъ.

"Ну,—думаю я,—не таковскій, кажется, Ефимъ Ивановичь, чюбы на штыкъ наткнуться, не вдругь-то этому можно пов'врить!"

- А Астахову руку отстрелили, --- кричить кто-то.
- Не руку, только три пальца, —поправляеть другой, такимъ голосомъ, будто бы онъ хотёлъ объяснить намъ: ну, такъ что же въ этого, вёдь еще семь осталось!
- Такъ вольно же ему было за штыкъ хвататься,—злобно вогражаетъ Ефимъ Ивановичъ, и лицо его при этихъ словахъ оштъ принимаетъ прежнее угрюмое, отталкивающее выраженіе.
- Турокъ въ упоръ стрѣляеть, а онъ за штыкъ!—продолшаеть ворчать Ефимъ Иванычъ.

Въ это время подходить къ намъ вахмистръ Семенъ Кикоть, и вследствие своего большого роста, по обывновению, не входить въ палатку, а только заглядываеть въ нее, ища глазами командира.

- Ты что, Семень?—слышится командирскій голось.
- Да воть на счеть сена, ваше скоблагородіе, какъ приважете?—начинаеть тоть.
- Ты знаеть, Сата, вашь Кикоть двёнадцать штукъ зарубиль, — вполголоса разсказываеть мнё красивый сотникъ Шанаевь, сидя на кровати за моей спиной. — Какъ кого махнеть нашкой такъ голова и прочь. Правда, Кикоть? — обращается онъ въ вахмистру.
- Гдё же, ваше благородіе, сразу отрубить! говорить тоть, ухмыляясь своимъ жирнымъ бородатымъ лицомъ. —У турки мея толстая; а нашей шашкой много-ли нарубишь! Что воть ей сдёлаешь, вся измялась, изогнулась, —и Кикоть, какъ бы въ доказательство своихъ словь, вытаскиваетъ изъ ноженъ обломокъ шашки, совершенно измятый. Раздается всеобщій хохоть; каждый хватаетъ его, разсматриваеть, смёстся и передаеть другому.
- Нашъ Левченко, ваше благородіе, семнадцать зарубиль,— объявляеть Семенъ, какъ бы гордясь тёмъ, что у него въ сотнъ есть богатыри еще почище его.
- Ну какъ же, скажи пожалуйста, легко можно голову отрубить?—спрашиваю я.
- Да какъ легко, ваше благородіе; ну в'єдь на лошади, скачешь, а турокъ п'єшій, б'єжать не можеть; ну, его догонишь, по шев и вдаришь.
  - Ну, и готовъ?
- Гдѣ—готовъ! Онъ схватится за стремя, ногу цѣлуетъ: манъ, аманъ—кричитъ; ну, его тутъ и рубишь, разъ пятнадцатъ вдаришь, а онъ все кричитъ: "аманъ, аманъ". Ну, из-

въстно, все тише, да слабъе, пока голова не отвалится. — И разсказчикъ при этомъ самъ представляеть, какъ передъ смертью голова турка отваливается на-бокъ.

— Вотъ, ваше благородіе, наша горная антилерія ловко дёйствовала; полковникъ Костинъ молодчина: какъ гдё наскачеть на толпу, сейчасъ орудія съ передковъ заворотить, какъ шарахнеть картечью, такъ и улица, такъ и улица!

Вахмистръ замѣтно приходить въ азарть, ужъ его не нужно больше разспращивать, разсказъ самъ собой выходилъ у него.

— И вѣдь чудное дѣло, ваше благородіе, не швытко, кажись, и бѣжали эти турки, замучились что ли они гораздо, такъ едваедва шевелились, ровно нехотя, а ружье на плечѣ несеть, не бросаеть: кхи, кхи! — смѣется Кикоть и, смѣясь представляеть, кахъ усталый турокъ убѣгалъ отъ него.

Смотря въ это время на богатырскій рость и плечи разсказчика, мнѣ какъ-то не върилось, чтобы ему необходимо было 15 разъ ударить. Казалось, оть каждаго взмаха его шашки голова должна была непремѣнно отлетѣть прочь отъ туловища. Съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ Семена, онъ сталъ какъ будто еще выше ростомъ и шире въ плечахъ; потолстѣлъ и поправился; рыжая борода отросла длиннѣе, лицо загорѣло, распухло, руки тоже, кавалось, увеличились и сдѣлались сильнѣе.

— Тавъ ладно, ступай себъ, отдыхай, — слышится обывновенная фраза командира сотни, въ концъ бесъды съ вахмистромъ.

Тоть молодиовато уходить, осторожно ступая по земль, точно боясь провалиться подъ своею тагостью.

Поговоривъ съ товарищами, я узнаю, что казаками перебито въ погонъ за турками около 2500 человъкъ, съ нашей же стороны потеря самая незначительная: нъсколько человъкъ убитыхъ и раненыхъ, въ числъ послъднихъ и есаулъ Астаховъ.

Такъ, около полудня, съ тёхъ самыхъ возвышенностей, откуда мы ждали турокъ, раздались пушечные выстрёлы. Непріятель оказался не силенъ: табора два п'ёхоты и пять или шесть орудій. Турки видимо стрёляли уже такъ только, для очищенія сов'єсти, уб'ёдившись хорошо, что Ловчи имъ не воротить.

Часа въ три или четыре по полудни, Скобелевъ сидить съ Куропаткинымъ на маленькомъ пригоркѣ, невдалекѣ отъ редутовъ, и о чемъ-то разговариваетъ съ нимъ. Я лежу въ нѣсколькихъ шагахъ позади ихъ и смотрю, какъ турки стрѣляютъ ивъ орудій. Погода превосходная. Гребни горъ, поврытые лёсомъ, ясно очерчиваются на темно-синемъ небё. Бёлые дымки быстро вылетають изъ жерлъ орудій и четко указывають мёсто, гдё останомися непріятель. Отъ меня онъ находится верстахъ въ трехъ. Я уже такъ приглядёлся къ стрёльбё, что хорошо различаю пожть снарядовъ. Вонъ раздается на горё выстрёль, —дымъ застиветь смежный лёсокъ; вонъ гдё летить снарядъ, какъ черный ичикъ, и, достигши зенита, точно останавливается. Жж... жж... жж... какъ переливается его шуршаніе. Я спокойно наблюдаю, куда онь упадаеть, такъ какъ вполнё увёренъ, что стрёляють не въ васъ; три человёка не могуть же служить цёлью для орудій на разстояніи нёсколькихъ версть. —А! вонъ по комъ!

Два нашихъ баталіона, въ густыхъ волоннахъ, одинъ за другихъ, медленно отступали въ городу.

Снарядъ падаетъ позади ихъ и разрывается. Земля снопомъ выетаеть кверху. Нъсколько приотставшихъ солдатиковъ стреинтельно бросаются къ своимъ, точно ища въ толив защиты. Еще несколько человекь робко озираются и что-то переговариваются между собою; имъ, какъ мнв казалось, хотвлось бы прибавить шагу, чтобы выйти поскорбе изъ-подъ выстреловъ. Турки отлично пользуются такой хорошей цёлью и учащають огонь. Одинь за другимъ, еще два снаряда падають въ промежуткъ нежду баталіонами, и опять-таки благополучно, никого не задізвають. Въ это время слышу позади себя голосъ генерала. "Это что тамъ такое? лошадь мив!" Смотрю въ сторону въ Плевив. У подножія горь, наши солдаты, въ страшномъ безпорядкъ, бъгуть назадъ. Свобелевъ садится на лошадь и маршъ-маршемъ несется туда. Впоследствін я узналь, что безпорядокь этоть провонеть оть того, что наши солдаты слишкомъ неосторожно прибизились къ возвышенностямъ, занятымъ непріятелемъ; турецкая пелота, спрытая въ винограднивахъ, близко подпустила ихъ, и такимъ встретила меткимъ огнемъ, что те моментально поворотии назадъ. Скобелевъ съ трудомъ остановилъ ихъ и, какъ мнв разсказывали очевидцы, сдёлаль имъ туть же, подъ огнемъ, ученье ружейнымъ пріемамъ.

<sup>24-</sup>го августа, рано утромъ, наши войска готовились выстушать изъ Ловчи къ Плевив; гарнизономъ оставлялась бригада пъоты.

Я переночеваль вы городы и ыду искать генерала. Дорогой эображаю, куда бы заыхать напиться чайку: къ своимъ ли владикарказцамъ, или къ кому изъ казанцевъ? И туть и тамъ, я увы-

ренъ, мит будутъ рады. Минуя городъ, вытажаю на равнину, что ведетъ къ редугамъ. Шаговъ сто впереди, у самаго шоссе, вижу—священникъ, въ траурной ризт, отптваетъ убитыхъ. Вчера не успты встать собрать и похоронитъ. По близости замътна свъжая могила.

Боже мой, что за могила! Такой громадной я еще никогда не видаль. Аршинь десять длины, аршина четыре ширины. По бокамь могилы груды красноватаго свёжаго песку, съ мелкими камешками, рёзко отличаются отъ остальной пыльной, сухой почвы. Подъёзжаю ближе и останавливаюсь: солдаты и священникъ настолько заняты своимъ дёломъ, что едва взглядывають на меня. Священникъ заунывно поеть. Я съ замираніемъ сердца заглядываю въ глубокую могилу и вижу, что дно ея уже сплошь покрыто убитыми. Одётые въ черные мундиры, они плотно положены одинъ къ другому, такъ что, кажется, и руки между ними не просунешь. И какая странность! Всё трупы положены не кверху лицомъ, а книзу; должно быть, ихъ пригоняли здёсь, какъ товаръ какой-нибудь, чтобы больше убралось. Второй рядъ вёрно пойдеть лицомъ вверхъ, третій оцять лицомъ внизу и т. д.

Оставаться туть дольше и разспросить подробно, сколько кладуть въ одну могилу, и во сколько рядовъ, я не могъ, такъ какъ запахъ быль невыносимъ.

Тоже дежать наши убитые, одинь за другимь, вдоль дороги. Ихъ сносять изъ окрестностей, съ мъста боя, гдъ кого найдуть, по одиночкъ, и складывають въ одно мъсто. Господи, какъ жалко смотръть на эти безмольныя жертвы! Такъ, кажется, и расплакался бы, какъ дитя; и отвелъ бы слезами душу!..

За что же они погибли, чёмъ же они виновате другихъ? Почему я не лежу рядомъ съ ними, или вонъ не тё двое, которые, разстегнувъ свои выгоревшіе отъ солнца мундиры, съ такимъ апатичнымъ видомъ ссыпають желёзными лопатками песокъ на спины мертвыхъ товарищей?..

Убитые лежать, кто скорчившись, кто съ вытянутыми ногами. Мундиры на нѣкоторыхъ порваны и перепачканы грязью, сапоги тоже грязные, въ особенности носки и каблуки. Лица желтыя, холодныя, какъ восковыя. Головы у всѣхъ непокрытыя, волосы по большей части, черные, стриженые.

Сколько разъ мий случалось, теперь на войнй, видить массы убитыхъ, и каждый разъ я старался пробажать мимо, какъ можно скорбй. Если же хоть на минуту останавливался и взглядывалъ на одного, то уже посли этого меня точно какая невидомая

сия тинува смотрёть и на прочихъ. Тогда я по долгу стояль и всиатривался въ ихъ лица, искаль выраженія боли и страданій.

Съ тажелымъ сердцемъ тру дальше. Но не странно ли сотворень человъкъ? Проталь я нъсколько шаговъ, трупы миноваль, кругомъ стало все такъ хорошо, воздухъ подуль чистый, свый, и на моей душт стало легче и спокойнте.

# хүш.

Некоторыя части уже совсёмъ готовы въ выступленію. Направо оть носсе, у нодножія горь, на луговинев, стоить казанскій юмь. Тёни оть горь падають далеко впередъ и не дають высохнуть росв, воторая блестить кругомъ на зелени. Офицеры, собравшись кружками около своихъ баталіоновь, разговаривають, путить, смёются. Мимо ихъ проносится, съ дёловымъ видомъ, на лихомъ рыжемъ иноходив, знакомый мнё баталіонный адъютанть Черкасовь. Какая у него славная лошадь, думается мнё, не купить ли ее. "Поручикъ, поручикъ", кричу я, "постойте неиного!" И въ то же время подъёзжаю и здороваюсь съ нимъ. "Продайте коня!"

- Что же, отвъчаеть тоть, останавливая лошадь, пожалуй. У меня другая есть. Что дадите?
- А ну-ка, проважайте сначала мимо хорошенько, прошу я. Тоть делаеть резвою иноходью большой вругь и возвращается назадь. Стовариваемся за 125 рублей. Лошадь остается за мною. Сто рублей я отдаю немедленно же, а на 25 рублей пишу росписку, такъ какъ у меня не было при себе больше денегь. Хотя Черкасовъ и не хотелъ ее брать, но я настояль, говоря: "а если меня убьють, такъ деньги-то могуть пропасть?"
- Не убысть! Богь милостивь, отвічаеть тоть сь улыбгою, складывая росписку вчетверо и пряча ее вмість съ деньгами въ боковой карманъ мундира.

Черкасовъ былъ еще очень молоденькій офицеръ, стройный чрезвычайно симпатичный.

Черезъ четыре дня послѣ этого отрядъ нашъ уже стоялъ около Плевны; я прівхаль зачѣмъ-то въ казанскій полкъ и узналь, что Черкасовъ наканунѣ убить въ дѣлѣ съ турками.

Изъ Ловчи наши войска направляются къ деревнъ Боготу и тамъ останавливаются. По приходъ туда, Скобелевъ съ нъсколь-

вими сотнями вазаковъ, не завъжая въ Боготъ, направляется прямо по шоссе въ Плевнъ, чтобы взглянуть на непріятельскіе редуты. Съ нами ъдутъ Тутолминъ, нъсколько офицеровъ, болгаринъ-переводчикъ Александръ Ивановъ, конвой, двъ сотни казаковъ и гвардейскій эскадронъ Кулебакина. Погода перемънлась, нахмурилась и готовился дождикъ. Мы быстро подавались впередъ, переъхали ручеекъ и стали подниматься на гору. На пасмурномъ горизонтъ ноказалось угловатое очертаніе Плевненскаго редута. По близости его виднъется нъсколько деревьевъ. Съредута молчатъ, нигдъ никого незамътно. Кругомъ точно все вымерло. — Ужъ и въ самомъ дълъ, не ушли ли турки, не бросили ли они своихъ укръпленій, — толковали мы между собою: такой слухъ ходилъ дъйствительно въ то время, и я не скрою, что у меня сердце при этой мысли радовалось и легче билось. "Значитъ, думалось мнъ, Плевна можетъ быть взята безъ боя!"

Подаемся еще немного, и сомнънія наши мгновенно разсвеваются. Съ гребня редуга вспыхиваеть огонь, бълый клубъ дыма взвивается и глухой отдаленный гуль-гуль знакомый, давящійраздается въ нашихъ ушахъ. Вслёдъ за этимъ гуломъ, въ полусотив саженъ передъ нами, падаетъ снарядъ и зарывается въ землю. Скобелевъ останавливается и приказываетъ сотнямъ не толниться по близости и разъвхаться шире; конвой тоже раздается просторные. Генераль береть оть урядника бинокль и, не слізая съ лошади, разсматриваеть укрупленіе. Съ редута продолжають стрёлять, причемъ каждый послёдующій выстрёль становится все върнъе и върнъе. Вотъ одна граната шумить совсемъ близко, ближе, еще ближе. Переводчикъ-болгаринъ, надъ которымъ Скобелевъ передъ этимъ все подтруниваль, начинаетъ наклоняться ниже и ниже и, наконецъ, отъ страха совсемъ сваливается съ лошади. Снарядъ перелетаетъ, никого не задъвая. Скобелевъ разражается гомерическимъ хохотомъ, закатываетъ голову кверху и чуть не до слезъ смется. Мы все, несмотря на опасность положенія, невольно тоже смівемся, до того фигура переводчива въ эту минуту была комична. Можетъ быть, еще долго продержаль бы нась туть генераль, да дождикъ сталь накранывать, и мы поворотили назадъ.

Въ Боготъ всв прівхали совершенно промовшіе. Затвиъ опять наступила прекрасная погода.

Къ домику, гдв остановился Скобелевъ, прилегалъ довольно просторный чистый дворъ, посреди двора разбиты были двв палатки, одна для князя Имеретинскаго, а другая для Скобелева. Штабъ и свита расположились по близости въ хаткахъ.

Въ то время, какъ я и товарищи размъщались поудобнъе, около самыхъ генеральскихъ палатокъ разгуливали какіе-то два англійскихъ корреспондента, въ высокихъ бълыхъ полотияныхъ каскахъ. Одинъ изъ нихъ длинный, тощій, другой, напротивъ, маленькій и толстенькій. Они о чемъ-то оживленно разговаривноть между собою, какъ къ нимъ подошелъ Скобелевъ и, потирая руки, присоединился къ ихъ бесёдё; потолковавши съ четвертъ часа, маленькій корреспонденть садится посреди двора на складной стуликъ, около стола, и принимается что-то писатъ. Когда в. скізясь, указаль на него брату Сергію, тотъ отвітиль:—ты, брать, надъ нимъ не очень-то смійся, відь это извістный и храбрый англійскій полковникъ; онъ отличался въ Индіи!—Какъ его фамилія, я теперь забыль.

Кажется, это было въ ночь съ 28-го на 29-е августа. Время около полуночи; кругомъ темно совершенно; грязь и слякоть непродазная. Огонекъ въ Скобелевской палатив, посреди окружающей темноты, ярко светить. Генераль сидить около столика съ Куропаткинымъ и о чемъ-то совъщается. Я съ Гайтовымъ лежимъ, укрывшись бурками, по близости, въ сырой палаткъ, и отдихаемъ. За этотъ день мы какъ-то особенно сильно устали; лопади же наши едва волочили ноги. Несмотря на поздній чась, ружейные залны безпрестанно раскатываются сухимъ однообразвымъ трескомъ, и въ ночной тишинъ чрезвычайно непріятно дъйствують на наши усталые нервы. Воть, вправо оть нась, за лескомъ-залиъ, другой, третій, одинь за другимъ почти безъ промежутвовъ. Сердце бъется сильнъе, такъ его и щемить, такъ и ноеть оно. Невольно думается, сколько-то человъкъ за эти минуты Богу души отдадуть? Мы лежимь и утвшаемь себя надеждой: авось генераль не пошлеть насъ никуда и дасть отдохнуть. Я же вромъ того даю себъ слово, что если-бы Скобелевъ вздумаль меня куда теперь послать, то скажусь больнымъ, котя, ковечно, это генералу не понравится. Но что же дёлать, если я усталь какъ собака? Только я это подумаль, слышу голосъ Скобелева:

Я перебиваю его и слабымъ голосомъ докладываю: Ваше превосходительство, у меня страшно желудокъ болить, и при

<sup>—</sup> Позвать ко мив сотника Верещагина!—Воть тебв и на! Поднимаюсь и тихонько иду къ палаткъ.

<sup>—</sup> Верещагинъ, извольте отправиться розыскать №№ полкъ, передайте командиру полка...

этомъ тру рукой животъ. Генералъ сурово смотритъ на меня, м говоритъ:

— Какъ я не люблю, когда на службъ отговариваются нездоровьемъ! Пошлите во мнъ сотника Гайтова.

Посылать Гайтова мив не пришлось, такъ какъ тоть слышалъ нашъ разговоръ и самъ шелъ мив на встрвчу. Я снова ложусъ въ палатев, закутываюсь въ бурку и хотя сознаю, что поступилъ нехорошо—подвелъ товарища, но, поглядввъ кругомъ на темноту и представивъ себъ тотъ трудъ, съ которымъ бы мив пришлосъ розыскивать части по этой слякоти, засыпаю сномъ праведника.

Утромъ подходять обозы и лазареты 16-й дивизіи. Куропаткинъ поручаеть мнѣ расположить ихъ вдоль ручья, вблизи нашей палатки.

Я живо исполниль это дёло, послё чего мнё захотёлось посмотрёть на нашу артиллерійскую позицію. Что меня въ особенности поразило, глядя на орудія, это огромный уголь возвышенія, приданный имъ. Оказалось, что непріятельская позиція была настолько далека, что наши девяти-фунтовки едва могли добрасывать снаряды и при этихъ углахъ, а о четырехъ-фунтовыхъ орудіяхъ и толковать нечего было, никуда они не годились!

Въ тоть день, часовъ такъ около 4-хъ вечера, мы сидимъ съ Гайтовымъ подлѣ палатки Имеретинскаго. Скобелева нѣть, онъ съ утра уѣхалъ на позиціи и еще не возвращался. Князь ходить взадъ и впередъ около высокаго орѣховаго дерева и нервио прислушивается къ ружейной трескотнѣ, которая доносится вѣтромъ то глуше, то яснѣе. Одѣть Имеретинскій въ мундиръ генеральнаго штаба, при аксельбантахъ. Изъ его ординарцевъ здѣсъ нѣть никого, онъ ихъ всѣхъ разослалъ искать Скобелева.

— Пожалуйста, отыщите миѣ генерала Скобелева, на васъ я надѣюсь, вы его живо найдете,—говорить миѣ князь не безъ лести.

Я сажусь на лошадь и вду, за мной для компаніи вдеть м Гайтовъ.

Но гдё искать Скобелева? Въ какой онъ сторонё? Передъ нашими глазами стелется открытая мёстность. Далеко впереди окаймляется она продолговатымъ колмомъ. Дымки на вершинё его указывають, что тамъ дёйствуетъ артиллерія. Влёво, гдё холмъ кончается, виднёется деревушка съ бёлыми домиками и красными крышами. Не отъёхали мы полъ-версты, какъ натыкаемся на великолёпный виноградникъ. Кисти до того крупны и сочны, что,

нась возьмень въ руки, такъ сокъ и сочится. Дѣлать нечего, слѣземъ съ лошадей и давай наѣдаться. Пока мы такъ занимаемся, на насъ внезацию наѣзжають два свитскихъ полковника, братья мелерь-Закомельскіе. Они были посланы Государемъ узнать, накъ идуть дѣла на лѣвомъ флангѣ у князя Имеретинскаго. Намъ, при видѣ этихъ господъ, становится ужасно стыдно. Что, дескать, они подумають о насъ? Трусы, забрались въ кусты! Оба эти полковника просять насъ проводить ихъ къ Имеретинскому. Мы соглашаемся и ѣдемъ назадъ.

Почти одновременно съ нами прівхаль къ Имеретинскому и Скобелевь, въ запачканномъ и рваномъ китель. Всв они направильсь въ палатку къ князю, я же повхаль къ Куропаткину, проситься съвздить въ Порадимъ, провъдать брата Василія.

До Порадима, гдв въ то время находился веливій князь съ Главной Квартирой, надо было вхать версть 15. Брата не было дома, когда я прівхаль: онъ увзжаль съ главнокомандующимъ на позицію. Чтобы не терять напрасно время, мив вздумалось съвздить въ нашъ бригадный обозъ и кстати провъдать Кухаренко: онъ незадолго передъ этимъ заболёль и удалился въ обозъ.

Сейчасъ же за Порадимомъ повазались вазацкія палатви. Он'є дішлись полковыми фургонами и повозками на двѣ части: владивавказскую и кубанскую.

Замѣчательно, какъ наши казаки умѣютъ спокойно устраиваться, гдѣ бы имъ ни пришлось. Вотъ, напримѣръ, хотя бы здѣсь въ обовѣ. Въ 15 верстахъ отсюда идетъ бой, канонада ясно слышится, гулъ не перестаетъ, раскаты пушечные такъ и гремятъ; сотни людей близехонько умираютъ каждый часъ, а здѣсь какъ-то невольно обо всемъ этомъ забываешь. Здѣсь даже и думать о войнѣ не хочется. Такъ просто, такъ спокойно расположились казаки, и каждый занимается своимъ дѣломъ.

Глядя на ихъ мирную жизнь, скоръй подумаешь, что пахошиься гдъ-нибудь около Ставрополя или Владикавказа, а ужъ никакъ не подъ Плевной.

Ну хоть для примъра взглянуть на этого высокаго чернобородаго казака малоросса. Изъ-за его полуразстегнутаго, дыряваго краснаго бешмета видиъется грязная холщевая рубаха; когдато черныя ластиковыя шаровары совершенно выгоръли отъ солнца порыжъли; на ногахъ чевяки, очень плохенькіе, почти насквозь протоптанные. Съ какимъ спокойнымъ и вмъстъ дъловымъ видомъ трудится онъ надъ своей работой! Прикръпивъ широкій сыромятный ремень къ высокимъ ковламъ, онъ привязалъ къ нижнему концу его тяжелый камень; закручивая его, казакъ мнетъ кожу

до тёхъ поръ, пока она не сдёлается мягкой. На лицё у него въ это время и тёни заботы о войнё незамётно. Вотъ камень перестаетъ вертёться; мастеръ опытной рукой щупаетъ кожу, разсматриваетъ ее, бормочетъ что-то съ недовольнымъ видомъ про себя и снова закручиваетъ. И такъ работаетъ онъ съ угра и до вечера. А между тёмъ, канонада гудитъ и гудитъ.

Немного позади этого казака, изъ низенькой палатки доносится здоровый смёхъ и говоръ. Изъ приподнятой дверки торчать босыя ноги. Несколько казаковъ, скинувъ бешметы и лежа на животахъ, играютъ въ носки. Правый, молоденькій казаченка, очень хорошенькій, безъ бороды и усовь, должно быть, выиграль, такъ какъ онъ съ веселымъ видомъ быстро приподнимается, поджимаеть подъ себя ноги и, сложивъ вмъстъ нъсколько до-нельзя засаленныхъ картъ, сбирается кого-то колотить по носу. Иду дальше къ палаткъ Кухаренки. Она отличается отъ всъхъ прочихъ. Ее выписаль изъ Парижа брать мой Василій, по просьбъ Кухаренки. Палатка эта очень изящная, просторная, съ окошечкомъ и маленькимъ навъсомъ. Не доходя до нея, въ сторонкъ подъ твнью обознаго фургона пріютился полковой портной, низенькаго роста, худощавый, сь блёднымь лихорадочнымь лицомъ и жиденькой бородкой. Онъ пригоняеть черкеску, въроятно, для кого-нибудь изъ офицеровъ, а можеть и для самого "полка командера". Черкеску онъ надъль на одного изъ своихъ товарищей казаковъ. Левый рукавь еще не вшить. Портной внимательно проводить шировою ладонью по спинъ и кое-гдъ слегка черкаеть мъломъ, затемь береть мёль въ роть, и осторожно снявь свою работу, навлоняется и ульзаеть съ нею въ свою конурку.

Кухаренка я нашель, по обыкновенію, франтовски одітымь, въ шикарномь красномь бешметі, подтянутомь все тімь же богатымь ремнемь при кинжалі; папаха на затылкі. Только его видь, нісколько усталый, и черезь-чурь согнутая спина доказывали, что командирь полка не совсімь здоровь. Въ минуту моего прихода, Кухаренко изъ всіхъ сихъ браниль двухъ казаковь, которые, стоя на вытяжку въ заплатанныхъ черныхъ черкескахъ, безмолвно выслушивали брань начальника.

— Здравствуйте, Верещагинъ, воть извольте, полюбуйтесь на этихъ разбойниковъ! — говорилъ онъ, указывая рукой на провинившихся. — Въдь вы паріи рода человъческаго! Вахмистръ, посадить ихъ за отдъльный котель, чтобы они не поганили своей ъдой товарищей! Въдь у васъ, значитъ, нътъ ни стыда, ни совъсти, ни чести, если вы ръшились обокрасть товарищей, братьевъ! — Кухаренко любилъ выражаться высокопарно и употреблять не совствиъ

понятныя слова, какъ, напримъръ, "парій"! Я не вдругъ сообразиль, въ чемъ дѣло, но черезъ нѣсколько минутъ, покончивъ съ
казаками, онъ объяснилъ мнѣ, что тѣ продали какому-то маркитанту двухъ обозныхъ воловъ.

Когда мы взощли въ налатку, Кухаренко показался мнѣ еще слабъе и хилъе, голосъ его сдълался почти неслышнымъ, спина согнулась еще болъе, глаза потускнъли.

- В-в-воть, не могу спину, разогнуть! геморрой замучиль! Садитесь, прошу покорно, ординарець! дрожащимъ голосомъ кричить больной, —прикажи-ка чаю подать.
- Ну, что, каково поживаете? Что Скобелевъ, каково воветъ?—продолжалъ онъ спращиватъ тъмъ же голосомъ, и придаживаясь поудобнъе усъсться на кровати, покрытой черной блестящей буркой.

Я пробыль у него около часу. Затемь отправился искать брата.

Онъ жилъ не вдалекъ отъ обоза, въ одной и той же хатъ съ полвовникомъ Струковымъ. Въ минуту моего прихода, они оба шли объдать въ главную квартиру, и я въ нимъ пристроился.

Въ серединъ объда его высочество внезапно обращается къ намъ и говоритъ:

— Братья Верещагины, передайте вашему безчинному брату (Сергви не имъть чина), что государь императоръ пожаловаль ему солдатскаго Георгія. —Мы, конечно, встали и поблагодарили его высочество.

Вечеромъ, ложась спать, брать Василій начинаеть спорить со Струковымъ о завтрашнемъ штурмѣ. Какъ теперь помню, брать говорилъ: "Да вѣдь грязь-то какая,—по колѣни! Неужели по такой грязи можно идти на штурмъ?"

- Такъ и пойдуть, отвъчаль тогь.
- Да съ чёмъ же, съ какими силами?
- 55 тысячь нашихъ и 15 тысячь румынь, такъ рёшиль его высочество. Приказъ отданъ, отмёны не будеть, отвёчаль Струковъ.
- Знаеть что? обращаюсь я къ Василью. Мив что-то очень не хочется быть завтра въ дёлё, у меня есть предчувствіе, что меня убьють.
- Вздоръ, не убысть, не безпокойся. Много, если ранять, гакъ это ничего, вылечимъ, отвъчалъ брать и на томъ нашъ разговоръ кончился.

### XIX.

На другой день, 30-го августа, въ день моего ангела, я, чуть свъть, простился съ братомъ, и одинъ-одинешенекъ отправился въ свой лагерь.

Погода пасмурная, дождикъ точно черезъ сито светь; облака настолько заволокли небо, что не подавали никакой надежды на солнышко. Мой бъленькій кавказскій башлыкъ промокъ насквозь, папаха тоже напиталась водой и тяжело давила голову. Мелкія капли дождя, скатываясь по буркъ, сливались одна съ другою, и уже крупныя падали на землю. Лошадь громко шлепаеть по грязи, брызги отъ ногъ ея далеко разлетаются кругомъ.

"Ахъ ты, Боже мой, что за слякоть! — разсуждаю я, задерживая подъ-гору лошадь, которая скользила на заднихъ ногахъ, какъ на лыжахъ. — Ну, какъ наши пойдуть сегодня на приступъ?"

Скобелевъ уже давно быль на позиціи, когда я, пробажая его палатку, останавливаюсь около своей и слезаю съ лошади.

— Ламакинъ, лошадь возьми, да чаю живо!—кричу, я скидывая тяжелую, мокрую бурку и лъзу въ палатку.

На душт нехорошо, несповойно. Совнаю, что я здёсь одинъ, кругомъ нивого нётъ, всё тамъ, откуда доносится гулъ орудій, где убивають людей!

"Неужели, думается мнв, я самый трусливый, самый малодушный? Отчего же всв при своемь деле, а я здёсь, точно быт лець какой!" И въ ту же минуту у меня мелькаеть знакомый вопросъ: "Ну, что подумаеть обо мнв Скобелевь?" Вследь за этимъ, я раздражительно кричу: "что же чаю?"

Въ дверяхъ палатки показывается лицо Ламакина, блёдное, лихорадочное. Его всё эти дни трясла лихорадка. Онъ ставитъ передо мной мёдный чайникъ съ кипяткомъ, сахаръ въ жестянкъ ивъ-подъ сардинокъ, затёмъ жалобно говоритъ:

— Ваше благородіе, вы хоша-бы кого изъ насъ взяли <sup>1</sup>), а то не ровень чась, ранять, либо што, все-жъ таки свой человіть.

Въ голосв его слышалась привязанность, добродуще. Я поблагодариль его, и говорю, что мнв пріятнве найти возвратившись съ двла готовую постель, чвмъ таскать понапрасну за собой казака.

<sup>1)</sup> При мив находился еще другой казакъ, Данилъ, который готовилъ кушанье.

- А воть лошадь свою, пожалуй, дай, а то мой кабардинецъ совсёмъ заморился. Твоя, кажется, давно никуда не ходила?
- Такъ точно, ваше благородіе, моя гораздо поправилась, говорить онъ, и отправляется пересёдлывать.

Тъмъ временемъ я напился чаю, и торопливо сажусь на Ланакинскую лошадь. Пора Вхать, время уже 9 часовъ; погода намурилась еще более; свинцовыя тучи низко, медленно, точно нехотя, тянулись по небу. Палатки генерала, офицерскія и други сделались темныя, грязныя, точно съежились и нахмурились оть непогоды. Окрестности съ трудомъ можно было различить. Громъ орудій теперь уже не такъ ясно слышенъ, какъ наканунь. Вытыжаю на шоссе. По бокамъ канавъ валяются цълые мубы спутанной телеграфной проволоки, снятой со столбовъ нашими вазавами. Мъстами ее столько разбросано, что лошади стушть негдъ. Дорогу дождемъ сильно размочило, и конь мой безпрестанно скользить. По сторонамъ шоссе, черная сырая почва во иногихъ мъстахъ изрыта разорвавшимися снарядами. Нъсколько далве видивются одинокія вътвистыя деревья, покрытыя густою зеленью. Еще далве мъстность возвышается и образуеть какъ бы продолговатый лесистый холмъ, которымъ и ограничивается горизонть. Изъ-за этого холма, кое-гдв медленно подымаются клубы дима. При настоящей сырой погодъ и туманъ, дымъ этотъ смъшивается съ низкими облаками и не такъ четко выдъляется, какъ въ предшествующіе дня.

Воть я взъвхаль на небольшой холмикъ. Далеко впереди, версть 5, пожалуй, на грязно синемъ небосклонв виднвются коетав тоже быме орудійные дымки, но это уже вврно не наши, а непріятельскіе: это можно заключать по огню, который вылетаеть при каждомъ выстрыль, и направленію дымковъ.

Куда ни взглянешь, вездё сёро, мокро, непривётливо; такъ и танеть куда-нибудь зайти и согрёться. А между тёмъ, необходию ёхать впередъ, да еще именно туда, откуда доносится грототь орудій.

Трохоть этоть я начинаю слышать все яснве и яснве. Нъкоторые выстрвлы доносятся уже такъ хорошо, точно воть туть
и есть. Вонь и леве пошла канонада, а сейчась ея не было
слышно. Войскъ еще не видно. Я начинаю приходить все боле
п боле въ нервное настроеніе. Въ голове невольно возникаетъ
вопрось: скоро ли я въвду въ линію огня? Вопрось этоть
отного меня такъ сильно безпокоить, что я убедился изъ предшествующихъ сраженій, что находиться вблизи оть огня, и затемъ
очутиться подъ самымъ огнемъ—две вещи разныя. Не знаю, какъ

для другихъ, но для меня пробажать эти последніе шаги важдий разъ было очень непріятно. Пока пуль нётъ, все ничего, все хорошо и спокойно, хотя и не совсёмъ, такъ какъ сознаешь, что неминуемо, сейчасъ услышишь ихъ зловещій свисть. Но вотъ пролетела одна — только одна пуля — и уже чувствуешь въ себе перемену. Сердце точно вто начинаетъ глодать; на желудев является легкая тошнота; по всему тёлу распространяется слабость, апатичность. Смёшно сказать, подобное этому чувство я испытываль во времена оны передъ сдачей латинскаго экзамена. Тогда появлялась та же тошнота, та же слабость въ тёле, съ придачей холоднаго пота на лбу. Такое нервное настроеніе, конечно, является вслёдствіе сознанія, что вотъ уже теперь тебя сейчась могуть ранить, и даже убить. Всё мысли, всё чувства какъ-то особенно напрягаются и невольно ждуть того рокового кусочка свинца или чугуна, который прекратить жизнь.

За маленькимъ холмикомъ, вправо отъ шоссе, виднъется нъсколько деревьевъ. Около нихъ казаки, въ черныхъ буркахъ, поврывшись кто темными, кто бълыми башлыками, держатъ въ поводу осъдланныхъ лошадей. Тутъ же виднъется и Скобелевскій красный значокъ, воткнутый въ землю. Значитъ, и Скобелевъ гдънибудь по близости? Но его пока не видно. Заворачиваю за пригорокъ, влъво по шоссе, и вижу, въ сотнъ шаговъ отъ себя, Скобелева. Онъ ходитъ съ княземъ Имеретинскимъ взадъ и впередъ по шоссе и, потирая по обыкновенію руки, съ озабоченнымъ видомъ о чемъ-то съ нимъ разговариваетъ. Оба они одъты въ мундиры генеральнаго штаба. Какъ только я завидълъ начальство, у меня мгновенно пропадаетъ всякая мысль объ опасности, котя пули здъсь уже свищуть довольно часто.

Точно школьникъ, который опоздалъ въ классъ и пришелъ позже учителя, я тихонько слъзаю съ лошади и стараюсь какъ можно незамътнъе отвести ее къ прочимъ лошадямъ. Затъмъ иду къ товарищамъ офицерамъ. Тъ—человъкъ семь-восемь, — усълись тыломъ къ пригорку, такимъ образомъ, что пули, перелетая надъ ихъ головами, не могутъ никого изъ нихъ задътъ. Лошади стоятъ въ сторонъ, по временамъ вздрагиваютъ, безпокойно водятъ ушами и, съ шумомъ раздувая ноздри, втягиваютъ въ себя воздухъ. Онъ, бъдненькія, замътно чуютъ свое опасное положеніе.

Воть одна пуля какъ разъ около нихъ съ визгомъ пролетаеть отлого по кукурузъ. Лошади шарахнулись въ стороны и зафыркали. Скобелевъ замъчаетъ это и сердито кричитъ:

— Что тамъ за безпорядокъ, отвести лошадей дальше! — И затъмъ снова погружается въ свой прерванный разговоръ съ Имеретинскимъ. Я здороваюсь съ товарищами и сажусь подлѣ нихъ рядомъ, конечно, съ тъмъ же разсчетомъ, чтобы и меня шальная пуля не могла задътъ.

Завернувшись поудобнёе въ бурку, начинаю слёдить за тёмъ, какъ разгуливаетъ начальство: не подмёчу ли въ генералахъ хотъ признака робости, въ особенности въ Имеретинскомъ. Но и князь сегодня съ полнымъ хладновровіемъ, точно гдё въ залё, ходитъ въ ногу со Скобелевымъ, не обращая, повидимому, никакого вниманія на пули.

Въ это время запечативлась въ моей памяти фигура одного убитаго нашего солдата. Здоровенный, съ длинными бакенбардами, уткнувшись лицомъ въ грязное шоссе, лежалъ онъ, раскинувъ руки какъ разъ около того мъста, гдъ гуляли генералы. Кэпи свалился и обнажилъ его черную стриженую голову. Странно было видъть, какъ начальство, разгуливая, не догадывалось приказать убрать этого молодца. Ужъ върно имъ было не до мертвыхъ.

Времени прошло порядочно. Канонада усиливается, пули свистять все чаще и чаще. А Свобелевь все шагаеть взадь и впередь съ княземъ Имеретинскимъ и потираеть свои руки. Убитый все лежить, и точно глубже вдумывается и соображаеть, — неужели мит вточно все задась подъ дождемъ?

Изь разговоровь съ товарищами я узнаю, что общая атака назначена въ 3 часа по-полудни. Теперь только 12. Въ эту минуту подъйзжаетъ какой-то офицеръ и докладываетъ Скобелеву:—Ваше превосходительство, 3-я стрижовая бригада тронулась впередъ.—Генералъ приходитъ въ сильный гийвъ:

— Кто-жъ имъ приказалъ? Развѣ имъ неизвѣстно, что общая атака въ три часа? Ну, пускай умирають, если не успѣли дождаться!—съ сердцемъ вричить онъ. Затѣмъ снова пускается въ разговоръ съ княземъ.

Такъ, около часа спустя, Свобелевъ велитъ подать себъ лошадь, им бросаемся тоже къ своимъ лошадямъ, чтобы слъдовать за генераломъ. Въ это время ко мнъ подъвзжаетъ братъ мой Сергъй, въ коротенькой черной курткъ, на маленькой гнъдой турецкой лошадкъ, которую я же ему дня за два передъ тъмъ подарилъ.

- Сережа, кричу я ему, Василій Васильевичь просиль теб'є передать, чтобы ты возвратиль ему его вещи, повозку, краски, а то ему работать нельзя.
  - Не время, братецъ мой, теперь объ этомъ разговаривать!—

коротко возражаеть онъ, здоровается со мной, затёмъ бьеть лошадь плетью подъ брюхо и карьеромъ скрывается на позицію.

Съ тъхъ поръ я его больше не видалъ.

Имеретинскій остается на томъ же мість, мы же всь слідуемь за Скобелевымь. Вскорі къ намъ подъйзжаеть Куропаткинъ, онъ быль гді-то на позиціи. Скобелевь, не убавляя шагу лошади, вступаеть съ нимъ въ разговоръ.

Памятенъ мив этотъ день; врядъ ли я его когда забуду. Съ полверсты мы вдемъ все впередъ по шоссе. Снаряды безпрерывно рвутся надъ нашими головами. Довзжаемъ до того продолговатаго лъсистаго холма, который мив издалека былъ видънъ. У подошвы его, въ виноградникахъ заметны наши войска, где рота, где батальонъ, а где и целый полкъ. Прикрытыя зеленью, они казались малочисленны, тогда какъ ихъ здесь были целыя тысячи. Все они безмолвно ждали команды, чтобы двинуться туда, откуда, Богъ весть, суждено ли имъ вернуться назадъ.

Пробажаемъ войска, и не подымаясь на холмикъ, сворачиваемъ влево и едемъ вдоль его подошвы.

Самый гребень, покрытый темными вътвистыми деревьями и густой зеленью, почти совершенно затянуло пороховымъ дымомъ. Только вътерокъ гдъ на мгновеніе разнесетъ его, какъ новые клубы дыма, еще гуще и непроглядніве, снова заволакивають и закрывають даль. Здісь огонь превращается въ совершенный адъ. Боже, что это были за минуты! Пули свищуть и стонуть жалобными голосами. Нівоторыя, должно быть, сорвавшись съ нарізовъружья, мяучать—точно кошки.

Поджавши губы, Скобелевъ вдеть на своей сврой лошади, пасмурный, и изрвдка обращается съ вопросами къ Куропаткину. Тоть, какъ будто желая защитить своего начальника отъ выстрвловъ, вдетъ, вопреки обычая, съ правой стороны; я же вду еще правве Куропаткина. Воть одна пуля ударяется сейчасъ позади меня. Щелчовъ глухой, непріятный. — Вврно кого-нибудь кватило! — думаю я. Оглядываюсь — не ошибся: донской казакъ, молодчина съ виду, загоралый, съ черными длинными усами, безъстона и крику медленно валится съ лошади. Слабой, дрожащей рукой онъ уцепился за поводъ лошади, другой, ухватившись за пику, силится удержаться въ седяв. Но напрасно! Господи, что у него за ужасное лицо было въ эту минуту, оно какъ сейчасъ у меня передъ глазами. Роть искривленъ и полураскрытъ, глаза безъдвиженія. Смерть явно охватила все его существо. Пуля угодила ему въ правый бокъ.

Въ эти страшныя минуты въ каждомъ изъ насъ до того

развивается чувство самосохраненія, эгоизма, себялюбія, каждый такь бонтся сдёлаться, хотя лишнюю секунду, мишенью для пуш, что никто, даже изъ конвоя, изъ товарищей раненаго, не останавливается, чтобы помочь несчастному. Всё только значительно переглядываются, торопять лошадей и поскорёй проёзжають роковое м'єсто.

Послъ того, какъ убили казака, я машинально задерживаю лошадь и стремлюсь перевхать левее Скобелева, разсчитывая, что при такомъ положеніи, пуля, прежде чёмъ достичь меня, должна произить кого-нибудь другого, и только тогда меня. И не странно ли, только-что я это сдёлаль, какъ щелкаеть другая пуля, и такъ близко ко мев, что невольно начинаю осматриваться вругомъ себя, ужъ не раненъ ли "я"? Въ ту же секунду чувствую въ правой ногв какую-то неловкость. Смотрю, на правомъ сапогъ, около щиколки, кровь. Боли въ это время я не чувствоваль, но страхь и воображение уже представили мив Богь знаеть что: уже и кости у меня раздроблены, и ногу мив отнимуть, и самъ я умираю, и т. д., и т. д. Вследствіе этого, я начинаю кричать: — Стой, стой кто-нибудь, помогите! — и къ ужасу своему вижу, что никто не останавливается, всв вдуть давше. Навонецъ замѣчаю, Куропатвинъ что-говоритъ Скобелеву. Тоть оборачивается, мелькомъ взглядываеть на меня и вдеть дальше. Въ эти минуты я и не замътиль, когда ранили мою лонадь. Спасибо Куропаткину, онъ послаль мив на помощь урядника, и тотъ уступиль мив свою лошадь. Несчастный этотъ урядникь, -- только-что я отъёхаль, онь тотчась же быль убить.

#### XX.

Вду назадъ, на перевязочный пункть. Рана даетъ собя знать, до ноги больно дотронуться. Главное, меня безпокоила неизвъстность, въ чемъ состояла рана, раздроблены ли кости или нътъ? Ногу приходится держать на въсу; опереться ею въ стремя нътъ възможности. Въ эти минуты я исиытываль, какъ непріятно умодить назадъ изъ-подъ жестокаго огня. Ежеминутно казалось, что вотъ-вотъ тебя хватять въ спину. Уже я, насколько возможно, пригнулся къ лошади.

Съ дороги я сбился, и вхаль просто куда глаза глядять, шть бы, думаю, къ своимъ попасть, а не къ туркамъ. Перевзтомъ П.—Мартъ, 1885. жаю канавки, ровики, траншеи, и все это полно трупами, голыми, посин $\hat{\mathbf{z}}$ лыми  $\mathbf{z}$ ).

Около одной небольшой рощицы вижу партію нашихъ солдатъ, какого полка — не помню. Они точно шальные бъжали назадъ въ самомъ безпорядочномъ, ужасномъ видъ. Офицеровъ при нихъ незамътно, безначаліе полное.

Дождикъ не перестаетъ моросить, съ деревьевъ течетъ вода. Черная, жирная земля напиталась и лошадь, ступая между виноградными кустами, спотыкается и вязнеть. Воть она остановилась на краю глубокой узенькой траншей и не хочеть перескочить. Я испуганно оглядываюсь, гдв конецъ траншен, беру влево: вотъ здівсь, кажется, можно перейхать, здівсь помельче. На дні траншен лежить нашъ убитый солдать, безъ рубахи, въ однихъ штанахъ. Въ эту минуту пуля жужжить мимо моихъ ушей, точно нарочно, чтобы усилить мои страданія. Ногу начинаеть такъ сильно ломить, что я прихожу въ убъжденію, что кость раздроблена. Лихорадочная дрожь пробъгаеть по тълу. Кое-какъ выбираюсь изъ лесу. — Здесь встречаю внязя Червасского, верхомъ. Въ форменномъ сюртукъ, въ фуражкъ съ краснымъ околышемъ. князь имъль симпатичный и представительный видь. Старческое полное лицо его чисто выбрито, седые волосы на вискахъ зачесаны впередъ, густые усы подстрижены. Князь искалъ вдёсь раненыхъ, чтобы проводить ихъ до перевязочнаго пункта, виднъвшагося не вдалекв. Съ какимъ искреннимъ чувствомъ разспрашивалъ онъ меня дорогой, куда я раненъ, какъ идутъ наши дѣла, что Михаиль Дмитріевичь, живь ли, не ранень ли онъ?

Но воть и перевязочный пункть на самомъ шоссе. Пули изръдка и здъсь пролетають. Нъть ни палатокъ, ни шатра. Два доктора и нъсколько сестеръ милосердія подають первоначальную помощь раненымъ. Безъ нея, имъ бы и не добраться было до временного госпиталя, до котораго оставалось еще верстъ пять. Озабоченный видъ докторовъ, съ засученными рукавами, леденитъ меня. Мнъ помогають слъзть съ лошади и кладутъ на носилки. Докторъ и сестры милосердія осматривають ногу. Она такъ распухла, что сапогъ приходится распороть. Мнъ дълается дурно. Нога оказалась около щиколки простръленною на вылеть. Тронута-ли кость, докторъ не могь сказать, такъ какъ онъ сдълалъ

<sup>1)</sup> Это были калужцы, которыхъ атака 28-го августа на Зеления Горы была отбита турками съ большими потерями для насъ.

одну наружную перевязку, чтобы остановить кровотеченіе. По милости князя Черкасскаго, меня пом'ящають въ фургонъ краснаго креста и одного везуть въ дивизіонный госпиталь.

Каждый толчокъ, каждый неловкій повороть фургона сильно отдаются въ больной ногѣ. Но какъ ни больно, я все-таки успо-коиваюсь: пули здѣсь не свистять, гранаты тоже не рвутся, одинъ гуль, отдаленный, сплошной, грохочеть гдѣ-то безъ перерыву. Я обгоняю множество раненыхъ. Они медленно тащатся пѣшкомъ, по шоссе и но сторонамъ его. У кого голова перевязана, у кого рука. Вонъ одинъ ковыляеть, опираясь на ружье, правая нога его обмотана чѣмъ-то и оттопырена впередъ. Солдать останавливается, переводить духъ, уныло оглядывается, чтобы узнать, далеко ли онъ отошель, и дальше ковыляеть.

Стедовало-бы, — думаю, — взять этого съ собой, посадить въ фургонъ. Но въ то же время мелькаеть мысль, придется подвигаться тревожить ногу, еще повредишь. Дойдеть и такъ!

Фургонъ спускается въ небольшую долинку и сворачиваетъ съ шоссе влево, вдоль рученка. Здесь место мне хорошо знавомое. Вонъ то дерево, гдв вчера дожидался князь Имеретинскій, вогда посылаль меня искать Скобелева. Вонъ наши палатки, вонъ и моя. Ламакина не видно. Дальше идуть дивизіонныя кухни, а вонъ и лазаретные шатры. — Ой, сколько тамъ раненыхъ копошится, ой-ой!-восклицаю я, приподымаюсь немного на локтяхъ, и стараюсь хорошенько вглядеться. Белые шатры намовли отъ дождя, посёрели, и какъ бы потонули въ массе солдатскихъ фигурь въ грубыхъ сёрыхъ шинеляхъ, прикрытыхъ уродливыми взиками. Фургонъ останавливается; дальше дорога загромождена лазаретными повозками, каруцами. Некоторыя изъ нихъ наполнены ранеными, другіе пустыя, ихъ върно сейчась пошлють за новыми жертвами. Лица у многихъ раненыхъ выражають такія мученія, что при взглядів на нихъ я невольно стихаю и терпівливве переношу свою собственную боль.

Меня вытаскивають изъ фургона и несуть на носилкахъ прямо въ офицерское отдёленіе, гдё и кладуть на продолговатый столь. Докторъ Мирамъ, молодой человёкъ, блондинъ, очень симпатичний, осматриваетъ мою ногу. За нимъ подходить другой докторъ, высокій, сёдой; по погонамъ видно, что этотъ старпцій въчинъ. Они оба толкують что-то между собой, послів чего Мирамъ береть отъ фельдшера какой-то більій мізшочекъ, кладетъ его мніз на лицо и говорить: Считайте, разъ, два! Я начинаю считать: "разъ, два, три, четыре", и забываюсь. Мізшочекъ былъ съ хлороформомъ.

Ужъ не помню, долго-ли я спаль, только открываю глаза, я лежу на носилвахь, въ углу шатра. Мгновенно припоминаю, что со мной случилось. Что нога, цѣла-ли? Шевельнуть ею боюсь. Гляжу, нога обвязана марлей и забинтована. Значить, не отрѣзана! Слава Богу!

Кругомъ идетъ жаркая работа. Постоянно то вносятъ, то выносятъ раненыхъ. Шатеръ полонъ перевязанными офицерами. Нѣкоторые, должно быть, легко раненые, молча лежатъ и наблюдають, такъ же какъ и я, что дѣлается вокругъ нихъ. Другіе же закрыли глаза и сдержанно стонутъ. Позади меня лежитъ оченъ длинный пѣхотный поручикъ; закрывшись стлуха грязнымъ истасканнымъ офицерскимъ пальто, онъ не подаетъ и признаковъжизни. Я стараюсъ не смотрѣть, что творится на столѣ, гдѣ ампутируютъ, на это мѣсто пытки. Оттуда доносятся рѣдкіе, отрывистые, какъ бы испуганные возгласы: "охъ! охъ!" Сердце такъ и обрывается, когда слышишь ихъ.

- Ваше благородіе, —вдругъ раздается надъ моей головой знакомый жалобный голосъ. Оглядываюсь: Ламакинъ. Всё эти дни его продолжала трясти лихорадка, а потому лицо его теперь пожелтёло и осунулось. Какъ-то особенно пріятно было мнё увидать эту знакомую фигуру въ синемъ полиняломъ бешметё, съ прорванными локтями, и подпоясанную ремнемъ при кинжалё.
- Здорово, Ламакинъ, говорю я. Ламакинъ не отвъчаетъ, а продолжаетъ какъ-то странно ныть: Ваше благородіе, ваше благородіе! Затьмъ, послъ нъкоторой запинки, сообщаетъ. Вашего братца черкесы заръзали.
  - Канъ заръзали?--причу я, и подсканиваю съ постели.
- Такъ точно, —продолжаеть онъ. Осетины видёли, вотъ и кинжальчикъ, и бинокль ихній принесли. И при этомъ Лама-кинъ кладетъ вещи ко мнв на носилки.

Вдкая грусть охватываеть меня. Слезы начинають душить. Сергъй представляется мнъ, какъ его мучать, ръжуть... онъ мо-лить о помощи, а помощи нъть... брошень одинь среди непріятеля!

Съ четверть часа я такъ горюю, послё чего велю нести себя къ себё въ палатку. Два пёхотныхъ солдатика берутся за носилки и несутъ. Дождикъ пересталъ. Ламакинъ идетъ рядомъ и изрёдка поправляетъ у меня подушку подъ головой. Заметивъ, что я какъ будто немного успокоился, онъ начинаетъ опять жалобно ныть:

- Ваше благородіе, коня-то моего убили!
- Ну что же дѣлать, говорю, другого кушимъ!

- Гдъ же вы, ваше благородіе, съдло дъли? Коня я нашель, а съдла нъть! И бурки нъть!
- На лошади осталось, и сёдло, и бурка, —сь досадой отвёчаю ему.

Показывается нашъ лагерь. Солдаты проносять меня въ среднну моей палатки и ставять носилки на землю. Я даю имъ рублевую бумажку и они, очень довольные, въ припрыжку возвращаются назадъ. Въ палаткъ лежатъ два офицера, первый—Гайтовъ, второй подальше въ самомъ углу, хорунжій кубанскаго полка; по фигуръ узнаю, что это Б.

- Ну что, какъ твое здоровье? Говорять, въ ногу раненъ. Тяжело?—съ участіемъ спрашиваеть Гайтовъ и подходить ко мнѣ.
- Правда ли, что брата убили? въ свою очередь обращаюсь я въ нему съ тавимъ раздражительнымъ тономъ, что Гайтовъ скоръй сиъпитъ меня усповоить, и говоритъ.
- Нътъ, не убитъ, раненъ только. Въ это время, смотрю, Б—ъ приподымается немного съ постели, поправляеть на головъ папаху, обтираетъ рукой распустившіяся на губахъ слюни, и, за одно, свое красное, даже немного посинъвшее отъ пьянства лицо, и не ввглядывая на меня, кричитъ Гайтову по-хохлацки, визгливымъ недовольнымъ тономъ:—чого тамъ брешешь, хиба-жъ винъ не увнае, колы-жъ его брата черкасы заризали, и, за-кутавшись въ бурку, снова заваливается спать.

После этихъ словъ нечего ужъ было Гайтову уверять и ус-

— Ради Бога съвзди, узнай, гдв брать, вытащили-ли хоть тело его?—умоляю я.

Гайтовь выходить изъ палатки и садится на лошадь. Точно нистолетный выстрёль раздается хлопанье его плети; мнё видно, такь усталая лошадь его съ трудомъ пускается рысью; грязь чавыеть подъ ногами и брыжжеть, нёсколько комковь попадають вы мою палатку. Черезъ минуту фигура Гайтова въ широкой черной буркё и черной же папахё скрывается изъ моихъ глазъ.

Оть волненія или оть того, что я неспокойно лежаль, у меня снова открылось кровотеченіе изъ раны. Велю Ламакину позвать солдать и нести себя обратно въ госпиталь.

Уже совсёмъ стемнёло. Около лазаретныхъ шатровъ стонъ стоитъ; дожтора и сестры милосердія выбились изъ силъ; тысячи раненыхъ остаются еще не перевязанными подъ открытымъ небомъ, прямо на землё посреди грязи и слякоти, а еще новыя тысячи стекаются сюда. Мнё приходится ночевать тоже подъ

открытымъ небомъ, среди раненыхъ. Шатры всв переполнены ампутированными.

Изъ моихъ сосёдей въ особенности мнё запомнилась фигура одного солдата. Онъ лежалъ въ трехъ шагахъ отъ меня, на спинв, безъ мундира и крутился какъ жукъ, повернутый на спину. Шировое кровавое пятно на рубахё посреди спины указывало, куда несчастный раненъ. Всю ночь его не перевязывали, а утромъ, когда я проснулся, онъ уже былъ мертвъ. И не онъ одинъ, а многіе—многіе изъ моихъ сосёдей къ утру уже умерли. Санитары поочередно брали ихъ за ноги и подъ плечи и уносили куда-то въ сторону, за палатки.

На утро солнце выкатилось и объщало хорошій день. Грустную картину освътило оно. Длинная вереница каруцъ, запряженныхь волами, стояла вдоль дороги передълазаретными палатками. Каруцы наполнялись ранеными, для отправленія въ тыль. Въ то время, какъ меня укладывали на фургонъ, запомниласьмив еще одна фигура раненаго. Черноватый солдать лежалъ на землё на раскинутой шинели и такъ страшно кричалъ, что далеко заглушалъ всё останьные стоны. Кричалъ, не переставая, и все съ той же силой; на мгновеніе останавливался, приподымался на локтахъ, дико овирался, и снова принимался кричать. Помню, я обращаюсь къ проходящему доктору и говорю ему:

- Нельзя ли, господинъ докторъ, помочь этому несчастному? Что ужъ онъ такъ оретъ?
- Ничего-съ нельзя сдёлать, отвёчаеть тоть, на минутку останавливаясь около меня. Ему воть здёсь сдёлали ампутацію, и указываеть рукой на своей ногё на колёно: окончательно еще не перевязали, а положили металлическую повязку, она-то ему и причиняеть боль, если-же снять ее, больной немедленно истечеть кровью, и докторъ, слегка поклонившись, поспёшно уходить.

Я вду въ Парапанъ, чтобы повидать брата Василія.

## XXI.

Брать Василій посовітоваль мні такать лечиться въ Бухаресть въ Бранкованскій госпиталь, гді онь самъ только-что оправился оть своей раны. Случайно удалось мні нанять крытую полуко-лясочку, и я очень спокойно отправился въ путь-дорогу.

За Порадимомъ, верстахъ въ пяти, я встретиль Государя Им-

ператора, въ коляскъ четверкой. Государь сившилъ къ Плевнинскить высотамъ, чтобы увидать результатъ вчерашняго боя. За ниъ въ другой коляскъ слъдовалъ лейбъ-медикъ Боткинъ.

Мит пришлось обгонять безконечныя вереницы каруць съ нашим ранеными. Каруцы, запряженныя волами, убійственно медлено тащились по пыльной дорогт, далеко наполняя воздухъ стриномъ немазанныхъ колесъ. Раненые, перекинувъ голову черезъ врая телтігь, съ удивительнымъ теритиніемъ переносили, пока кара и пыль дёлали свое дёло и обхватывали гангреной ихъ необинтия раны.

Ночевать я пріёхаль въ Зимницу, а на другой день къ вечеру добрался до железно-дорожной станціи Фратешти. Это значенетое складочное м'єсто нашихъ больныхъ и раненыхъ воиновъ, такъ какъ они стекались сюда со всего театра войны. Выёхавъ изъ Фратештъ, черезъ н'єсколько часовъ я быль въ Бухаресті, въ Бранкованскомъ госпиталі, который весь быль отданъ для больнихъ и раненыхъ русскихъ офицеровъ; ихъ лежало здієсь около 70 человівкъ.

Надо отдать полную справедливость докторамъ Бранкованскаго госпиталя, гдё помёщались одни наши офицеры: они ухаживали за больными и ранеными, сколько могли. Чистота здёсь наблюзалась замёчательная. Полы блестёли, какъ зеркало, и за ними смотритель госпиталя наблюдалъ гораздо больше, чёмъ за пищею, которая, случалось, бывала слабовата.

Потянулась госпитальная жизнь, съ ея докторами, пульверизаторами, карболкой, бинтами, гипсовыми повязками. Мучительные всего быль дренажь, который вставляли мин въ рану. Это коротенькая гуттаперчевая трубочка, служившая для стоку гноя. Дренажь рышительно не даваль мин шевельнуть ногой, и когда нечаяно одняло касалось его, то хоть кричи. Оть неподвижнаго лежанія у меня вскоры стали образовываться пролежни.

Въ двѣнадцать часовъ намъ приносили вавтракъ, въ 4 обѣдъ, въ 9 часовъ вечерній чай. Знакомымъ и родственникамъ дозвочиюсь посѣщать больныхъ цѣлый день, съ утра и до вечера.

Кажется, черезъ мёсяцъ послё моего прибытія въ Бухаресть, посётиль Бранкованскій госпиталь одинъ знаменитый хирургь. Случилось это такъ: около полудня двери въ нашу палатку отворяются настежъ, и быстрой походкой входить сёденькій худенькій старичокъ, въ старомодномъ длиннополомъ сюртучкі, на шей повязанъ бёлый шарфикъ. Это былъ Пироговъ. Непосред-

ственно за нимъ шелъ начальникъ госпиталя, румынскій полковникъ Бибеско. Далъе слъдовала цълая вереница профессоровъ и ординаторовъ. Самымъ послъднимъ шелъ смотритель, который изръдка и осторожно тыкалъ рукой своему помощнику на то, что ему назалось неисправнымъ. Все госпитальное начальство съ великимъ почтеніемъ слъдовало за Пироговымъ. Пироговъ останавливался около каждаго раненаго, и чъмъ рана была тяжелъе и опаснъе, тъмъ онъ больше стоялъ и внимательнъе выслушивалъ ординатора, объяснявшаго ему, по-французски, ходъ болъвни. Каждое слово, каждое замъчаніе, каждый кивокъ головы нашего хирурга принимались докторами въ соображеніе и не оставались незамъченными. Пироговъ, очевидно, былъ и въ Румыніи великимъ патріархомъ хирургіи. Я съ нетерпъньемъ ждаль, когда онъ подойдеть къ моей кровати.

- Ну, у васъ что?—слышу его голось. Я морщусь, стараюсь казаться насколько возможно болье тяжело раненымь, и открываю съ ноги одвяло. Профессоръ Патцель, лечившій меня, быстро развязываеть повязку, объясняеть Пирогову что-то по-латыни и показываеть рану.
- Счастливъ, говоритъ тотъ, мелькомъ взглядиваетъ миѣ въ лицо, дѣлаетъ знакъ рукой, чтобы снова надѣли повязку, и проходитъ дальше. Вся масса докторовъ спѣшитъ за знаменитостью, осмотрѣнные-же сами обвязываютъ свои раны. Я тоже принимаюсь бинтовать ногу длиннымъ фланелевымъ бинтомъ, очень недовольный на Пирогова, за то, что онъ такъ мало обратилъ вниманія на мою рану. Хотя въ сущности-то миѣ слѣдовало только радоваться, такъ какъ это доказывало, что опасность миновала.

Кром'в Пирогова, пос'втили насъ сербская княгиня Наталія, молодая женщина, очень красивая, и генераль-адъютанть князь Барятинскій. Этоть посл'вдній спрашиваль каждаго раненаго, не им'веть-ли тоть передать какой-либо просьбы къ Его Величеству.

Рядомъ съ палатой для раненыхъ, гдё я лежалъ, помёщалась палата для больныхъ. Тамъ, между прочими офицерами, лежалъ нашъ старый владикавказскій есаулъ, завёдующій обозомъ Онъ страдалъ ревматизмомъ въ ногахъ.

Помню, лежу я какъ-то на своей постели, вдругъ входить къ намъ въ палату, слабой, медленной походкой, старый есауль, въ длинномъ темносинемъ больничномъ халатъ, въ туфляхъ, съ но-меромъ "Инвалида" въ рукъ и весело кричитъ мнъ:

— Ну, посылай за шампанскимъ!—Что, думаю, такое? Еса-

уть подсаживается возяв меня на табуретку, не торопясь надвваеть очки, и, будучи дальнозоркимъ, относить отъ себя газету, отыскиваетъ пальцемъ замеченное место и торжественно читаетъ: —Владикавказскаго казачьяго полка Терскаго войска сотнику Верещагину, за дело съ турками отъ 1-го по 11-е іюля золотую шашку съ надписью "за храбрость".

- Ура!, кричу я отъ радости и подпрыгиваю на постели, совершенно позабывь о больной ногв, затемь беру отъ старика газету и разъ десять перечитываю приказъ о себъ, какъ-бы желая убъдиться, что туть нътъ ощибки.
- Золотую шашку! золотую шашку! повторяю я, неверя своимъ глазамъ. Никогда ни одинъ изъ моихъ товарищей сослуживцевъ не былъ мнё такъ милъ и дорогъ, какъ этотъ старий есаулъ въ эту минуту. И стриженая сёдая голова его, и худощавыя руки, и все его старческое туловище были для меня илы и я готовъ былъ обнять и расцёловать его.
- Золотая шашва, вёдь это, брать, штука! съ значительнымъ видомъ и растягивая слова, повторяетъ есаулъ. Ну нечего жаться-то, посылай-ка за бутылочкой, добавляетъ онъ, кивая головой. Нечего дёлать, посылаю.

"Гдѣ бы, думаю, достать Георгіевскій темлякь! Въ магазинахъ здѣсь, пожалуй, не найдется!" Отправляю служителя искать, и къ великому удовольствію тоть приносить мнѣ темлякъ. Я немедленно же нацѣпляю его на шашку, вѣшаю ее надъ головой и не могу достаточно налюбоваться на темлякъ. Одновременно съ этить въ головѣ моей начинають бродить хвастливыя мысли о томъ: у кого-де изъ моихъ товарищей въ полку есть подобнаяже награда? Спрашиваю есаула; тоть сообщаеть, что пока, кромѣ командира полка Левиса, ни у кого нѣтъ, но что представлены иногіе. Долго въ ту ночь мнѣ снился георгіевскій темлякъ и на шашкѣ, и на кинжалѣ, и черезъ плечо; къ утру я, счастливый, уснуль уже весь обмотанный георгіевскими темляками.

Но этимъ однимъ мое благополучіе не кончилось. Не помню, сколько времени спустя, ко мнѣ опять приходить тотъ же худощавий старый есаулъ, въ туфляхъ и въ томъ же темносинемъ калатѣ, и съ тѣмъ же горделивымъ тономъ кричитъ, помахивая номеромъ "Инвалида":

— Поздравляю, въ есаулы произведенъ! Я не върю ему, выхватываю газету изъ рукъ и читаю: "Сотникъ Верещагинъ, за въжтіе города Ловчи 22 августа, производится изъ сотниковъ въ есаулы". Радости моей не было конца.

Между тъмъ, нога моя поправилась настолько, что я могь ходить, опираясь на палку.

29-го ноября въ госпиталь стало извъстно, что Плевна пала. Кровь моя невольно закипъла. "Впередъ, впередъ! — думаю — надо ъхать за Дунай! Пойдемъ за Балканы, къ Адріанополю, къ Константинополю!." Немедленно-же выписываюсь изъ госпиталя, и хотя доктора совътовали мнъ остаться еще нъсколько дней, я не слушаюсь ихъ и ъду обратно въ армію, искать отрядъ генерала Скобелева.

До Фратешти я добрался спокойно, по желёзной дорогё, но дальше, къ Зимницё, не вдругь перескочищь! Выхожу изъ вокзала и, опираясь на палочку, направляюсь къ маленькому ресторану, находящемуся по близости. Небольшая комнатка сплощъ набита офицерами всевозможныхъ родовъ оружія. Табакомъ накурено такъ, что и не продохнешь. Въ костюмахъ полная свобода и разнообразіе. Офицерскіе погоны виднёются и на полушубкахъ, и на кожаныхъ пальто, и на бурочныхъ, и изъ солдатскаго сукна. Кто куритъ, кто въ карты играетъ. Два пёхотныхъ офицера, должно быть, только-что откуда-то пріёхавшіе, крёпко спять, растянувшись на полу, чуть не посреди комнаты, на разостланныхъ пальто. Въ головахъ у нихъ положены свернутыя байковыя одёяла. Длинные сапоги сильно выпачканы грязью.

Отправляюсь искать подводу, чтобы добраться до Зимницы. Не вдалек оть ресторана стоить много различных повозокъ. Есть и вь одну лошадь, и парой въ дышло, есть и прекрасныя коляски четверкой съ бубенчиками; въ гривы лошадей вплетены красныя ленточки. Красиво, хорошо, но цёны, невозможныя! За 60 версть до Зимницы на парё клячъ, въ дрянной телег вросять 4 полуимперіала съ челов ка; везеть же извощикъ не одного пассажира, а, по крайней мер в, троихъ. Въ коляск же, съ одного, просять 15 полуимперіаловъ; а если везти троихъ или четверыхъ, то по 7 полуимперіаловъ съ челов ка — и того, значить, за одинъ конецъ выручается отъ 15 до 30 получищеріаловъ, что составить на наши деньги отъ 150—250 руб. —просто баснословно!

Я нашель двоихъ попутчивовь, двухъ віевскихъ гусаръ офицеровъ. Съ большимъ трудомъ удалось намъ нанять плохую повозочку, парой, за 10 полуимперіаловъ. Мы выбхали въ тоть же день. Боже, что за дорога! Грязь по ступицу. Обгоняемъ тысячи различныхъ повозовъ, со всевозможными грузами, — артиллерійскими, интендантскими, войсковыми и т. п. Свіжій вітеръ гуляль кругомъ и насквозь пронизываль наши сірыя холодныя пальто, подбитыя одной ластиковой подкладкой. Спасибо буркъ, она уже не разъ выручала меня, и здъсь она пригодилась! Къвечеру мы прибыли въ Зимницу, переночевали и на другой день утромъ перебрались въ Систово. Здъсь мои попутчики гусары покидають меня, я остаюсь одинъ и случайно узнаю, что черезъньсколько часовъ долженъ выступить къ Плевнъ порожній транспорть Краснаго Креста за больными и ранеными. Начальникомътранспорта господинъ О.... кажется, баронъ, а можеть быть, и князь. Отправляюсь къ нему. О.... еще молодой человъкъ, блондинъ, высокаго роста, большой говорунъ. Одъть въ полушубокъ при погонахъ жгутиками. Онъ очень охотно соглашается довезти меня до Порадима, гдъ въ то время находилась главная квартира.

Около полудня мы выёхали изъ Систова. Транспорть состояль изъ полусотни фургоновъ. Въ нёкоторыхъ изъ нихъ было по нёскольку пудовъ клади, состоявней изъ чая, сахара, разныхъ печеній, ящиковъ съ винами, консервами и т. п. При транспортё ёхали, кромё О...., докторъ, фельдшеръ и четыре сестры имосердія, изъ которыхъ двё были очень хорошенькихъ; кучера и конюхи были по большей части пьяные румыны и валахи. Лошадей гнали они и мучили не на животъ, а на смерть; на станціяхъ не кормили, овесъ пропивали. О..., какъ большой баринъ, очень мало слёдилъ за всёмъ этимъ и даже и не входилъ ни въ какія хозяйственныя подробности.

Помню, прівзжаемъ мы ночевать въ маленькую деревушку. О...., докторъ, сестры милосердія, я и, кажется, еще два офицера, всв располагаемся въ просторной хаткв на отдыхъ. Пьемъ чай.

- Өедөръ! кричитъ О.... своего лакея. Слуга входитъ. Это презентабельный молодой человъкъ, съ черными бакенбардами, съ бритымъ подбородкомъ, одътъ франтомъ, въ съренькомъ очень ловкомъ сюртучкъ, должно быть, съ баронскаго плеча, при часахъ на никелевой цъпочкъ; суконныя брюки заправлены въ длинные сиазные сапоги.
  - Сахару!—и О.... подаеть жестянку.
- Сахару больше нъть, ваше сіятельство, —предупредительно отвъчаеть тоть, —прикажете откупорить новый ящикъ?
- Конечно, восклицаеть О...., дёлая на лицё нетерпёливую гримасу. Слуга направляется къ фургонамъ, достаеть ящикъ, и черезъ нёсколько минутъ возвращается съ полной жестянкой сахару, того самаго сахару, который, Богъ знаетъ изъ какихъ дальнихъ мёстъ, ёхалъ для раненыхъ и больныхъ солдатъ. Чай приправляется коньякомъ, ромомъ и другими ароматными напит-

ками. Недостатку нътъ ни въ чемъ. На другой день, на первомъ же нривалъ происходитъ та-же самая сцена.

- Ваше сіятельство, сахарь весь вышель, прикажете откупорить новый ящикъ?—слышится въжливый голосъ Өедора.
- Конечно, следуеть ответь. А въ ящике пудъ сахару. Куда деваль Оедоръ этотъ сахаръ, и много ли ящиковъ достигло своего назначенія, одинъ Богъ ведаеть.

Дорога продолжаеть идти все такал же грязная и вязкая. Оть множества повозокъ, колеи и выбоины сдёлались ужасныя, лошади положительно выбивались изъ силъ.

День быль съренькій, время клонилось къ вечеру, когда мы въвхали въ Порадимъ. Миновавъ несколько узенькихъ переулочковъ, добираемся до середины селенія. Здёсь на площадке раскинулась главная квартира. Боже мой, гдв она расположена! Просторная войлочная палатка великаго князя находится точно на острову среди моря черной полузамерзшей грязи. Только узеньвая полоска желтаго песку соединяеть ее съ большимъ объденнымъ шатромъ и съ войдочной теплой палаткой начальника штаба. Железныя печныя трубы, торчащія изъ этихъ палатокъ, показывають, что палатки отапливаются. По близости стоить еще нвсколько войлочныхъ теплыхъ палатокъ-помощника начальника штаба и другихъ приближенныхъ лицъ. Кругомъ заметно сильное оживленіе: то туть, то тамъ мелькають фигуры офицеровъ, солдать, казаковъ. По близости видненотся болгарскія катки, крытыя соломой и какъ бы на половину ушедшія въ землю. На дворахъ стоятъ лошади подъ попонами и безъ попонъ.

Воть изъ одной мазанки показывается средняго роста полная рыжеватая фигура адъютанта полковника, съ подстриженой круглой рыжеватой бородкой, въ фуражев съ краснымъ околышемъ и бълымъ кантомъ. Спустившись съ низенькаго крылечка, полковникъ находится первую минуту какъ бы въ раздумъв, затъмъ быстро наклоняется, поправляеть длинныя голенища смазныхъ сапогъ со шпорами, подхватываетъ лъвой рукой болтающіяся на мундиръ аксельбанты, и широкими прыжками устремляется по жидкой грязи къ великокняжеской палаткъ, стараясь попасть на тесинки, изръдка набросанныя по дорогъ. Правую руку, вмъстъ съ какой-то книгой, онъ поднялъ надъ головой и балансируетъ ею. Полковникъ прыгаетъ очень ловко, брызги не попали ему на платъе, затъмъ онъ скрывается въ палаткъ главнокомандующаго.

Пробхавъ площадку, я приказываю конюху остановиться почти на выбздё изъ селенія у одного ресторана, устроеннаго подъпарусиннымъ навъсомъ, и выхожу здъсь. Ресторанъ полонъ офи-

церами. Встречаю нескольних знакомых. Оть одного изъ нихъ узнаю, что молодой Скобелевъ съ 16-й пехотной дивизіей находится въ самой Плевне, верстахъ въ двадцати отъ Порадима. На другой день утромъ еду къ Скобелеву:

Какъ ивмѣнилась дорога къ Плевнѣ! Зелени, конечно, и слѣда нѣтъ. Кругомъ почти вездѣ снѣгъ. Приближаюсь къ тѣмъ холмамъ, на которые я столько разъ ѣздилъ и 18-го іюля, и 30-го августа. Сколько здѣсъ убито, ранено и искалѣчено народу! Длинными линіями тянутся наши траншеи, какъ громадные удавы, сжимавийе храбрыхъ защитниковъ Плевны. Подымаюсь на послѣдній пригорокъ передъ Плевной. Вправо отъ шоссе возвышается огромный турецкій редугъ: какое сильное укрѣиленіе, какой широкій глубокій ровъ, сколько валяется около него не разорвавшихся снарядовъ и какихъ большихъ! Около самыхъ ногъ моей лошади торчить изъ земли побѣлѣвшая рука, точно алебастровая, отъ какого-то трупа, слегва присыпаннаго землей.

Редуть начинаеть терять свою первоначальную грозную форму: валь и углы пообвалились, ровь наполнился разной дрянью.

Ѣду дальше, Плевна виднъется. Теперь она уже совствъ не такъ красива, какъ казалась мнт 18-го іюля. Маленькая, грязная, постройки низенькія, развалившіяся. Влтво отъ Плевны, внизу на снѣжной равнинт, чернтеть мость черезъ ртку Видъ.

Въйзжаю въ городъ. Уже поздно, въ темноте никого не видно. Длинные развалившеся заборы понемногу сменяются домиками. Кое-где по сторонамъ начинаютъ мелькать огни. Вотъ, кто-то идетъ на-встречу—это болгаринъ.

— Гдѣ генераль остановился, — спрашиваю его?.. Болгаринъ машеть рукой вдоль улицы и говорить: — Тамо, капитане! — ѣду дальше. Откуда-то доносятся русскіе голоса и брань. Раздаются вэрывы оть воспламенившихся разбросанныхъ по землѣ патроновъ; по окраинамъ города въ разныхъ направленіяхъ вспыхивають огни, какъ бы отъ пожаровъ.

Встръчаю солдатика, спрашиваю его, гдъ генералъ Скобелевъ остановился?

— Пожалуйте, ваше благородіе, — отвічаеть тоть, поворачиваєтся и ведеть меня довольно широкой извилистой улицей. Провижаю мимо базара. Кругомъ горять костры. Солдаты кучками толиятся около нихъ, грібются, толкаются другь съ другомъ, разповаривають, хохочуть. Туть же шмыгають и суетятся услужливие болгары. Чёмъ дальше подаюсь къ центру города, тёмъ возлучь становится удушливее и заразительнее. Запахъ разлагающихся труповъ такъ и обдаеть меня всего. Наконецъ, въйзжаю

въ узенькій переулочекъ. Мой проводникъ останавливается около однихъ вороть и говорить: "Воть здёсь, ваше благородіе, генераль Скобелевъ стоять!"

Прямо противъ воротъ видънъ красивый бълый домикъ. Подъъздъ освъщенъ двумя фонарями. Въ окнахъ мелькають огни. Направо отъ воротъ тянется низенькій, тоже бълый, флигель, и въ немъ горять огни. Отдаю лошадь встръчному казаку и иду направо во флигель. Въ растворенныя двери слышны шумъ и громкіе разговоры. Оказывается, я попалъ какъ разъ къ объду.

Объдають въ двухъ просторныхъ комнатахъ. Заглядываю въ дверку и смотрю. Въ первой — ближайшей комнать, за длиннымъ столомъ, накрытымъ бълой скатертью, сидять тв изъ офицеровъ, кто помельче чиномъ: субалтерны, поручики, штабсъ-капитаны, вапитаны — до маіоровъ включительно. Во второй — об'вдаетъ начальство. За первымъ м'естомъ, въ конц' стола, возс'ядаеть старикъ Скобелевъ въ своей синей гвардейской черкескъ. Красный бениметь, общитый серебряными галунами, красиво выглядываеть изъ-подъ его окладистой рыжей бороды. Дмитрій Ивановичъ ни сколько не изменился за последнее время, и все такой же сумрачный. По правую руку оть него сидить его сынъ Михаилъ Дмитріевичь, по лівую—командирь бригады, генераль NN. Далье командиры полковъ и баттарей. Не подалеку отъ генераловъ сидить мой брать Василій въ черномъ драновомъ пиджакъ, съ Георгіемъ въ петлицъ, а рядомъ съ нимъ Куропаткинъ, тоже съ Георгіемъ въ петлицъ.

Объдъ въ полномъ разгаръ. Михаилъ Дмитріевичъ, повидимому, очень веселъ. Его задушевный голосъ и смъхъ понрываютъ всъ остальные голоса. Завъсившись, по обыкновенію, салфеткой подъ бакенбардами, онъ наклонился, ъсть что-то, затъмъ откидивается назадъ и хохочетъ. Мнъ очень пріятно видъть его такимъ весельнъ и здоровымъ. Пока такъ разглядываю, слышу позади себя знакомый голосъ: "Здравія желаю, ваше благородіе". Оглядываюсь, деньщикъ генерала, Круковскій, протискиваясь мимо меня съ блюдомъ жареной говядины, радостно здоровается со мной.

- Здорово, Круковскій,—говорю ему,—генераль, кажется, тамъ въ залъ?
- Такъ точно, пожалуйте, жаркое уже кончили,—отвъчаетъ онъ и проходить съ блюдомъ въ первую комнату. Я, опираясь на палку, вхожу въ залъ, гдъ сидъли генералы.
- A-a-a-a, Верещагинъ, здравствуйте, батенька, картавитъ Михаилъ Димитріевичъ. Очень радъ васъ видъть, весело кричитъ

онь, увидъвъ меня, береть за руку и дружески здоровается. — Ну, то ваше здоровье, батенька? Какъ нога, — спрашиваеть онъ, и съ головы до ногъ оглядываеть мою фигуру. Я жму генералу руку, затъжь здороваюсь съ его отцомъ. Тоть въ полъ-оборота смотрить на меня, мычить что-то въ видъ привътствія и подаеть два пальца. Затъмъ я иду здороваться съ братомъ, съ Куропаткинымъ и съ другими знакомыми лицами.

Михаиль Димитріевичь усаживаеть меня подлів себя на уголь стола, велить подавать мий снова весь об'єдь, наливаеть шампанскаго, котораго бутылки стояли по всему столу, ласкаеть и угощаеть меня. Онъ видимо радъ моему возвращенію.

— А помнипь, Алексей Николаичь, какъ онъ запищаль у нась, когда его ранили?—разсказываеть Михаиль Димитріевичь, обращаясь къ Куропаткину и кивая на меня головой. Во время разговора, генераль мнеть своими худощавыми, тонкими блёдными пальцами мякишъ хлёба, скатываеть его въ шарикъ, опять сжинаеть и вообще не можеть держать своихъ рукъ въ поков.

Скобелевь въ духъ.

— Представьте, какъ вы запищали, ну, представьте,—пристаеть онъ, и, шутя, легонько дергаеть меня за рукавъ черкески.

Скобелевь хохочеть, затымь представляеть, какъ я визжаль, когда меня ранили, и подъ веселымь настроеніемь киваеть головой отцу, что пора вставать изъ-за стола. Старикъ, со вздохомъ, тажело подымается. За нимъ и всъ.

Оба Скобелевы направляются въ свои апартаменты, которые пом'вщались черезъ дворъ въ первомъ дом'в. За ними идемъ я и брать. Приходимъ въ просторную теплую комнатку. Старикъ Скобелевъ немедленно же разстегиваетъ черкеску, усаживается съ ногами на пирокій диванъ, покрытый персидскимъ коврикомъ, подбираетъ подъ себя ноги и принимаетъ свою любимую посл'воб'вденную спокойную позу; Димитрій Ивановичъ, какъ я потомъ узнать, быль присланъ въ Плевну главнокомандующимъ, чтобы собрать точныя св'вденія, сколько въ Плевн'в овазалось турецкихъ пушекъ, ружей и т. п.

Я всегда любовался, глядя на старика Скобелева. Его богатая синяя черкеска, украшенная серебромъ, красный бешметъ, широчайшія шаровары съ серебрянымъ лампасомъ, огненная борода, все это такъ шло къ его характерной шышной, хотя и мрачной фигуръ. Нельзя сказать, чтобы Димитрій Ивановичъ былъ всегда угрюмъ; напротивъ, онъ очень часто ситышлъ слушателей своими разсказами, но вообще его фигура имъла въ себъ что-то суровое, холодное.

Михаилъ Димитріевичъ составляль совершенную противоположность съ отцомъ. Онъ не улегся на диванъ послѣ сытнаго объда, не задремалъ подъ тажестью въ желудкѣ. Онъ только скинулъ мундиръ, надѣлъ коротенькую кожанную курточку на красной фланелевой подкладкѣ, и выправивъ изъ-за галстуха "Георгія", быстро сталъ шагать по комнатѣ взадъ и впередъ, засунувъ руки въ карманы.

- Ну, что же вы, батенька, пойдете съ нами впередъ? говоритъ Михаилъ Димитріевичъ, обращаясь ко мив.
- Не знаю, ваше превосходительство, какъ моя нога позволить. Мнѣ еще очень трудно ѣздить верхомъ, — говорю я, зашинаясь дать рѣшительный отвѣть. Брать Василій, желая вывести меня изъ затрудненія, отвѣчаеть: —У него еще рана не зажила, ему трудно будеть слѣдовать за нами.
- Такъ пускай вдеть въ моей коляске. Эхъ, батенька, да разве вамъ придется когда во второй разъ переходить съ войсками Балканы? Я на вашемъ месте хоть ползкомъ, да поползъ бы. И генералъ, сделавъ рукой решительный жесть, воодушевляется и еще энергичне принимается мерять шагами комнату. Кончаетъ же онъ темъ, что подходитъ къ дремавшему отцу и начинаетъ шалить съ нимъ, тормошить и дергать. Старикъ отмахивается отъ сына сколько есть силы, пихается ногами и гнусливо кричить:
  - Миша, отста-а-ань, Мииша, не шали!

Черезъ полчаса я ухожу къ штабнымъ офицерамъ, которые помъщались поблизости.

Въ этотъ же вечеръ я получилъ отъ генерала на память его фотографическую карточку съ надписью: "А. В. Верещагину отъ уважающаго его боевого товарища Скобелева. Городъ Плевна".

Итабъ Свобелева расположился въ сосёднемъ дом'в довольно удобно, но вонь отъ труповъ была тутъ страшная. Разсвазывалъ мнв потомъ Куропаткинъ, что въ первый же вечеръ по прибытіи сюда, велёлъ онъ растопить въ своей комнатѣ мангалъ (жаровня съ угольями), чтобы согрёться, и усёлся читать бумаги, — нётъ возможности! смрадъ откуда-то трупами несеть такой, что изъ силъ выбиваетъ. Онъ посылаетъ людей искатъ, гдѣ причина, не могутъ найти. Наконецъ находятъ рядомъ въ дом'в, въ подвалѣ, 12 турецкихъ труповъ, на половину разложившихся. И такъ было почти въ важдомъ дом'в, подвалѣ, мечети.

Такъ черезъ денекъ мив понадобилось зачемъ-то съездить въ главную квартиру. Прихожу къ Михаилу Димитріевичу, и докладываю ему объ этомъ. Старикъ Скобелевъ, находившійся въ эту

**иннуту** туть же, слышить нашь разговорь и гнусливо говорить инв:

— Хотите, поёденте виёстё со мной въ коляске, я ёду къ его высочеству и могу васъ довезти, чёмъ тащиться верхомъ съ больной ногой!

Я очень обрадовался этому предложенію, и черезь чась уже сидъть вы коляскъ, рядомы со старымы генераломы. Кучеры Мишка, какы его звалы Димитрій Ивановичь, отставной солдать и георгіевскій кавалеры, правилы четверкой воронымы лошадей.

Осторожно поворачивая изъ одной грязной вонючей улицы въ другую, мы выбираемся понемногу изъ Плевны. Постройки становятся все ръже и ръже. Вытажаемъ за городъ. Гарь и вонь смъняеть чистый здоровый холодный воздухъ. День, хотя и не солнечный, но ясный.

Передъ нашими глазами открывается опять знакомая мит местность. За эти последніе дни она еще боле покрылась снегомъ. Мы едемъ очень спокойно. Рессоры мягко покачивають насъ. Лошади дружно бегуть, пробивая до земли острыми шипами нодковъ тонкій слой снега. Старикъ Скобелевъ глубже укутывается въ свою овчинную шубу и изрёдка движеніемъ плечъ поправляеть на себе черную блестящую бурку.

По временамъ онъ взглядываеть на меня и какъ бы намъревается вступить въ разговоръ.

- Стой, Мишка!—внезапно раздается его гнусавый старческій голось, и одновременно съ этимъ крикомъ Дмитрій Ивановичь тычеть кучера кулакомъ въ спину. Экипажъ останавливается.
- Что же это, я и не сосчиталь, сколько пущекь то тамь, —озабоченно тянеть онь и, немного сконфуженный, вопросительно смотрить на меня.
- Пошель назадь, Мишка, остановись около комендантскаго управленія. Мишка поворачиваеть лошадей, ворча что-то себ'в подъ нось и крупной рысью 'вдеть назадь. Минуть черезъ десять снова въ'взжаемъ въ городъ и останавливаемся у крыльца большого двухъ-этажнаго дома.
- Сходите, пожалуйста, подымитесь, попросите оть коменданта выписочку, сколько тамъ найдено вейхъ пущекъ... ружей... пистолетовъ... и всего этого... Понимаете? — объясняеть старикъ и чертитъ рукой на своей ладони, чтобы я это принесъ ему письменно, на буматъ.

Подымаюсь по грязной общленанной лестнице во второй этажь. Въ первой комнате, очень просторной, за столомъ, заваченнымъ различными бумагами, сидитъ молодой офицеръ и что-то пишеть. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, за другимъ столомъ сидитъ писарь и тоже пишетъ. Налѣво въ маленькой комнатъѣ сидятъ нѣсколько офицеровъ пьютъ, курятъ и закусываютъ. Я уже прежде, изъ разговоровъ съ штабными офицерами, зналъ, что комендантомъ въ Плевнѣ Скобелевъ назначилъ временно полковника Панютина, командира углицкаго полка. По осанкѣ и фигурѣ, а главное по погонамъ, я сразу узнаю его. Это высокаго роста тучный мужчина съ басистымъ голосомъ. Полное красное лицо его точно лѣсомъ обросло густой рыжеватой бородой.

Представляюсь коменданту и объясняю ему, въ чемъ дѣло. Тоть уходить и черезъ нѣсколько минутъ возвращается и передаеть мнѣ записку. Я благодарю коменданта и возвращаюсь къ Скобелеву.

- Ну воть, спасибо, хорошо, теперь можно и дальше вхать. Пошель, Мишка, и разстегнувъ шубу, съ довольнымъ лицомъ прячеть выписочку турецкимъ пушкамъ и ружьямъ въ боковой карманъ черкески. Вторично вывъжаемъ за городъ и съ четверть часа вдемъ безъ разговоровъ. Наконецъ генералъ прерываетъ молчаніе и какъ бы въ благодарность за оказанную мною ему услугу спрашиваетъ меня, когда мы, уже пробхавъ редуты, начинаемъ приближаться къ нашимъ траншеямъ:
- Вы знаете мёсто, гдё убить вашь брать Сергёй? Въ эту минуту мы поднялись на гребень колма, покрытаго рёдкими оголенными отъ листьевъ деревьями. Вправо, саженяхъ въ сотнё отъ подошвы холма, тянется глубокая канава (траншея), покрытая снёгомъ. Мёстами черная насыпь рёзко выдёлялась изъ общей бёлизны.
- Да воть, кажется, гдѣ-то здѣсь, ваше превосходительство, говорю я, и указываю рукой на траншею.
- Вонъ, около того дерева, на гребнѣ, видите—м-м-м?— мычить генераль, указывая направленіе большимъ пальцемъ съ крупнымъ брилліантомъ, и по мѣрѣ удаленія экипажа, лѣниво поворачиваеть голову назадъ.
- Мит Миша показываль, многозначительно добавляеть онь, послё чего усаживается поудобнёе въ экипаже, укутывается въ шубу, снова подергиваетъ плечами, чтобы поправить бурку, и углубляется въ самого себя.

Я нівоторое время все еще продолжаю смотріть на сніжную холодную містность, гді убить брать. Экипажь катится быстро, траншея все боліве и боліве стлаживается, сравнивается сь окружающей почвой и наконець совсёмь теряется. Только деревцо,

стоящее на гребив ходма, деревцо, столь дорогое для меня, продожветь приковывать мое вниманіе, но и оно скрывается!

- Въдь вашъ батюшка живъ еще? снова слышится протяжний голосъ генерала, выводящій меня изъ задумчивости.
  - Живъ, ваше превосходительство. Происходить пауза.
- Въдъ у него, кажется, хорошее состояніе? —продолжаетъ спращивать старикъ пытливымъ тономъ, не оборачивая головы.
- Такъ точно, ваше превосходительство, хорошее, спѣшу отвѣтить я, причемъ, замѣтивъ, что Димигрій Ивановичь очень побопытенъ, приготовляюсь отвѣтить, въ случав, еслибы онъ спросить: сволько у моего отца именно доходу. Опять молчаніе.
  - А сколько у него душъ было?
- Оволо тысячи, ваше превосходительство, —отвёчаю я, причень, не знаю почему, прибавляю цёлыхъ пятьсоть. —Молчаніе.

Кажется, отсталь, думаю. Нёть, не совсёмъ. Димитрій Ивановить оказывается гораздо любонытиве, чёмъ я предположиль спервоначалу.

- Ну, а земли сколько!
- Земли много, тысячь семь десятинь.
- Г-м-м-м.—А послъ Сергъя осталось что?
- Осталось, да немного.
- Г-и-и-м, —произносить въ отивтъ генералъ и усповонвается, на этотъ разъ, уже до самаго Порадима.

А. Верещагинъ.

## ПЕСТРЫЯ ПИСЬМА

Вы, конечно, ужъ знаете, что господство хищенія кончилось. Что касается до меня, то я узналь объ этомъ изъ газетъ, и, признаюсь откровенно, сейчась же повърилъ. Еще такъ недавно, на нашихъ глазахъ происходилъ такой грандіозный обмѣнъ хищеній, что многіе не безъ основанія отводили этому явленію ту же роль, какую играеть обмѣнъ веществъ въ жизни отдѣльнаго индивидуума. И вдругъ прилетаетъ въсть: обмѣнъ веществъ прекратился!

И радостно, и жутко. Что то будеть? какъ-то вынесеть общество сію внезапную утрату? что станется съ нашими раутами, пикниками, катаньями на тройкахъ и другими увеселеніями? выдержить ли неизбъжный кризись торговля модными, бакалейными и гастрономическими товарами? Передъ къмъ и на какой предметь будуть обнажать себя наши дамочки? отыщеть ли общество новыя основы для жизнедъятельности, или просто на просто возьметь да и захиръеть?

Повторяю: и радостно, и жутко...

Откуда, однакожъ, взялась эта добрая въсть?—кто первый ее распубликовалъ?—Оказалось, что первый пустилъ ее въ обращеніе Подхалимовъ, извъстный отмътчикъ, корреспондентъ и публицистъ. Я—къ Подхалимову.—Любезный другъ!—неужто ты не солгалъ?—Върно, говоритъ, вотъ и доказательство.—Смотрю и глазамъ не върю: "Печатать дозволяется, цензоръ Бируковъ".

О, коли такъ-стало быть, и сомивныя не можеть быть!

"Не обличать надо, а любить", говариваль покойный Прутковь, а я съ своей стороны присовокупляю: не сомнѣваться надо (сомнѣваться-то всякій умѣеть!), а радоваться. Да кстати и ближнихъ о приключившейся радости увѣдомлять. Поэтому, я прежде всего сообщиль о вычитанномъ мною извѣстіи моему доброму деревенскому староств. "Знай, Денись, —писаль я ему, — что господство хищенія кончилось---это мив самъ Подхалимовъ подтвердилъ. Стало быть, деньги, которыя прежде на сей предметь съ мужичковъ сходили, останутся у нихъ въ мощив. А потому, ежели виредь потравы или порубки въ моихъ дачахъ окажутся, то я буду въ оба смотръть и никакихъ послабленій не допущу: теперь есть чемъ штрафы платить". А черезъ месяцъ, получиль отъ старосты отвътъ: "И мы на счетъ хищеньевъ черевъ урядника обнадежены, и хищеньевь теперь у нась нъть, а кои мужички допрежъ сего воровали, тъ и сейчасъ другъ у дружки взаимно поворовывають, только надо полагать, что сіе въ скорости прекратится, потому что въ настоящемъ случат у насъ въ деревит только подвовы остались, а лошади всё до одной хищнивамъ достались. И что вы насчеть потравь пишете-оное я объявляль, и мужички платить штрафъ согласны, только просять, не будеть ли **милости, ради такого случая**, два ведра на общество выставить?"

Разумъется, я не только разръшиль, но на радостяхъ написалъ къ мужичкамъ цидулу:

"Друзья!

"Называю вась этимъ именемъ, потому что теперь вы ужъ не меньшіе братья, а самые достов'рные друзья. Въ васъ здравый смыслъ проявился, а по нынёшнему слабому времени это ахъ, какъ дорого! Берегите оный, не пропивайте. А ежели кому хочется выпить, то поступайте такъ: одну рюмку-передъ завтракомъ, другую — передъ объдомъ, а третью — передъ ужиномъ. Подъ симъ условіемъ я разръшиль Денису просимыя два ведра выставить, и буду весьма огорченъ, ежели хотя некоторые изъ васъ воспользуются симъ случаемъ, чтобы здраваго смысла лишиться. Только на счеть штрафовъ-чтобы вёрно было. Помните, друзья, что у насъ, интелаигентовъ, съ техъ поръ вакъ хищенія кончиись, только на штрафы и надежда осталась, а здраваго смысла им, какъ это изъ газетъ видно, еще до хищеньевъ лишились. А еще будеть лучше, ежели вы, съ помощью крестьянскаго банка, всю угоду у меня купите. Я лишняго немного возьму, а вамъ это удовольствіе доставить. Вы знаете, что я и прежде хищнивоиъ не быль, а теперь и радъ бы, да руки коротки; не приказано. И вамъ не совътую. Будьте здоровы, друзья! -- отставной пом'вщикъ".

Отославии это письмо, я, однакожъ, задумался.

Какъ они должны быть счастливы, думалось мит, что господство хищенія кончилось! Вст эти фасоны и фестоны, которые мы, правящіе классы, граня мостовыя, выдумываемъ—все это въ концт концовъ вёдь на нихъ обрушивается! Кузьма Прутковъ, отъ нечего дёлать, уфимскую землю задешево похитиль, а у Васьки Чувашенина отъ этого фестона загривокъ болитъ. Столоначальникъ департамента преуспъяній и прогрессовъ кратчайшій способъ безъ пороха палить изобръль, а у обывателей деревни Проплеванной мурашки по спинъ ползутъ. Губошленовъ концессію получиль, а въ селъ Ненавдовъ бабы воемъ воють. Тоит в'епсhaîne, tout se lie dans се monde, какъ сказаль нъкогда Ламартинъ.

Самъ Подхалимовъ былъ въ свое время не прочь похищничать. Пойдеть, бывало, по гостиному двору и крикнетъ кличъ: а ну-те, брюханы! чтобъ было по стольку-то рублей съ каждаго купеческаго брюха, а не то я въ газетинъ мораль на васъ пущать буду!—А заугольниковскій мужикъ, бывало, дивится: съ чегомоль это ситцевая рубашка вдругъ на полтину дороже стала? Анъ она, вонъ куда, на подметки Подхалимову, полтина-то ушла! Купецъ купца къ мировому потащилъ — корела судебныя издержки плати! Кредитка подъ залогъ Туляковскихъ домовъ зря деньги выдала — мордва убытки возмъщай! Посчитайте-ка, анъ денегъ-то и многонько выйдетъ.

И ни заугольниковскіе мужики, ни Васька Чувашенинъ, ни ненабдовскія бабы никогда ничего не знали. Думали, что это "такъ". Не знали, что Губошлеповскую концессію надо гарантировать, Прутковское хищеніе—оформить, выдумку счастливаго столоначальника—осуществить. Да, признаться сказать, едва ли было и желательно, чтобъ они понимали и знали.

Относительно деревни самое главное условіе: чтобъ она, какъможно, дольше сохранила невинность. Въ противномъ случав, она захандрить. Поэтому ть, которые, видя въ Губопленовскихъ распутствахъ отчасти неизбъжное зло, а отчасти свойственное цивилизованному обществу украшеніе, принимають міры, чтобъслухи объ этихъ интеллигентныхъ распутствахъ не проникли въдеревню, -- поступають, по мненію моему, совершенно резонно. Пускай хоть дулебы, древляне, радимичи и пр. останутся внѣраіона интеллигентнаго растлінія; пускай хоть они спасутся. Деревня обязывается знать твердо свой окладной листь-и ничего больше. Что пользы знать, что гужевдъ Губошленовъ и проворный Мовша Гудковъ впились въ этоть окладной листь и разъбдають его точно такъ же, какъ миріады мелкихъ, но жадныхъ паразитовъ разъвдаютъ мощный организмъ кита? Такого рода знаніе не можеть ни возвеселить, ни удовлетворить, а только наведеть на сердце сухоту.

Но ежели хорошо, чтобъ деревня оставалась въ невъденіи,

то, разумъется, еще будеть лучше, если и самого матеріала, на основаніи котораго составляются несвойственныя деревнъ знанія, не окажется на лицо. Или, говоря другими словами, вполнъ резонно поступають и думають только тъ, которые ни въ Губошлеповыхъ, ни въ Кротиковыхъ, не видять ни неизбъжнаго зла, ни свойственнаго цивиливаціи украшенія. Право, Губошлеповы вовсе не такъ необходимы и не такъ изящны, какъ это кажется съ перваго взгляда, и общество, будь оно хоть расцивилизованное, прожить безъ нихъ очень можеть. Говорять, будтобы они настолько въйлись въ интимную жизнь общества, настолько овладки умами и волей интеллигенціи, что полное ихъ устраненіе представляеть трудности, почти непреоборимыя. Но, прежде всего, почти еще далеко не значить "совсъмъ". Я согласенъ, что сладить съ Губошленовымъ довольно трудно, но попробовать и постараться все-таки можно. Это хоть кого угодно спросите.

Но есть и еще одно въское соображение въ пользу огражденія обывательской невинности, исключительно при помощи непосредственнаго воздействія на самое хищничество. А именно: какъ искусно ни оберегайте деревню оть вторженія несвойственных в знаній, последнія, рано или поздно, все-таки проникнуть въ нее. Деревня уже давно не живеть тою изолированною жизнью, которая позволяла смотръть на нее, какъ на отръзанный ломоть. Ръдокъ онь теперь, тоть пещерный мужичекь, который родился, жиль н умираль въ невъденіи интеллигентных затьй. Нынэшній мужичекъ многое видълъ лично, многое изъ видъннаго на усъ себъ наиоталь, и многое другимь, не видавшимь, поразсказаль. Онъ знаеть, какъ Губоппленовъ съ Гудковымъ въ столицамъ помамивають, и только еще не сообразиль, какая существуеть связь нежду этимъ помахиваньемъ и имъ, Проплеванскимъ корелой. А что, ежели эту связь возьметь на себя объяснить ему окладной исть? Но, сверхъ того, и сами интеллигенты ныившие стали противъ прежняго куда легкомыслениве. Неть неть, да и отвроють сами себя. Повдеть, напримерь, интеллигенть на тройке за городъ-воть тебъ десять рублей на водку! Прівдеть на звъря охотиться — вали всей деревней въ загонщики, вотъ вамъ сто, двести рублей! Нётъ чтобы поприжаться: у меня дескать денежки трудовыя, ой-ой какъ много я шевелить мозгами должень, чтобы ихь добыть! "Плевъ сто рублевъ!" только это неумное воскличаніе и перекатывается изъ края въ край. А гдв ты, позволь спросить, рубли-то эти взяль... ахъ, сдёлай милость!

Воть почему я и говорю: ежели проницательно поступають тв, кои оберегають деревню оть вторженія несвойственных зна-

ній, то еще болье проницательными являють себя ть, кои устраняють самый матеріаль, служащій для этихъ знаній основаніемъ.

Этихъ-то последнихъ деятелей, повидимому, и имель въ виду Подхалимовъ, возвещая, что господство хищенія кончилось.

Да, дожили-таки мы—воть до чего мы дожили! Губошленовь сь тоски въ монахи постригся; Соломонъ Мерзавскій все имѣніе нищимъ роздаль и поступиль кассиромъ въ общество доброхотной копѣйки; Мовша Гудковъ плачеть, но ѣсть акридъ... Это ли не результать? это ли не волшебное представленіе? Брависсимо! bis! bis!

Но не привралъ ли, однако, Подхалимовъ? Какъ будто черезъчуръ ужъ волшебно у него выходить... "Кончилось"... "пострится въ монахи"... "роздалъ нищимъ имъніе"... Что-то вакъ будто густо... Какія слова туть настоящія, кавія—лишнія? Подхалимовъ малый ловкій, но онъ не прочь поврать. Онъ, того гляди, и отъ себя сочинить, лишь бы имъть случай поливовать въ своей газетинъ. Спросъ ныньче на газетныя ликованія большой; и сверху, и снизу, и сбоковъ только и слышатся голоса: да ликуйте же, наконецъ! Воть Подхалимовъ и проникся этой потребностью. Во-первыхъ, онъ, по природъ, къ ней всегда былъ предрасположенъ, а во-вторыхъ, за ликованія-то ныньче по десяти коптьекъ со строчки платять, за сътованія-по пяти, а уныніе, нытье и прострацію и совсемъ прочь гонять. Такъ что если бъ явился, напримеръ, съ того свъта докторъ Фаустъ и объявилъ, что результатъ усилій человіческой мысли и жизни исчернывается словомъ: ничто, то всв поросята, навврное, въ одинъ голосъ бы завошили: какъ "ничто!" а земскія учрежденія? а свобода книгопечатанія? а новые суды? а ръшение кассационнаго департамента за № такимъ-то?...

Такъ вотъ не унустиль ли, въ самомъ дълъ, Подхалимовъ чего-нибудь въ радостныхъ попыхахъ?

Совнаюсь откровенно: этоть вопросъ предсталь передо мной не совсимь своевременно, то-есть послё того, какъ я самъ обрадоваль. Но разъ возникнувъ, онъ уже неотступно преследоваль мою возбужденную мысль. Я такъ давно живу на свёть, такъ много видълъ и, главное, такъ много помню, что помимо убъжденій разсудка одинъ жизненный опыть заставляеть меня относиться въ газетнымъ извъстіямъ съ осторожностью. Я помню, что когда впервые появилось слово "хищеніе", и въ газетахъ раздались по его поводу стенанія, то меня озадачило стремленіе публицистовъ щегольнуть передъ читателемъ новою новинкою. Совсьмъ туть никакой новинки не было. Хищеніе, сиръчь усвоеніе выморочныхъ соковъ, извъстно было

ведревле, и издревле же значилось во всёхъ азбувахъ подъ всевозможными рубриками. Если же и воспоследовала, леть двадцать тому назадъ, въ этомъ отношеніи какая-нибудь реформа, то она коснулась только вившнихъ пріемовъ, размітровъ и названія. Въ древности слова "хищеніе", дъйствительно, не было, но за то было слово "лафа", и вся до-реформенная Русь отлично его понимала. Но такъ какъ конструкція этого слова слишкомъ отзывалась моветономъ и татарщиной, то, понятно, что съ поднятіемъ уровня образованности почувствовалась потребность и въ поднятіи уровня терминологів. Отсюда—заміна слова: "лафа", словомь: "хищничество". То же поднятіе уровня образованности не могло не вовліять и на вившніе пріемы хищенія, устранивь все ріжущее и грубо-реальное и сообщивъ этому занятію характеръ порядочности и даже и вкоторой щеголеватости. А дороговизна съвстныхъ припасовъ, увеличение таможеннаго тарифа на предметы роскопи и непомерное вздорожание кокотокъ довершили остальное, расширивъ понятіе о выморочности подлежащихъ хищенію предметовъ до такихъ размъровъ, о которыхъ, конечно, и во снъ не сиплось скромнымъ эксплуататорамъ "лафы".

Старая, до-реформенная Русь вовсе не была чужда процессу хищенія; она только понимала его безъ вывертовъ, вполнѣ конвретно. Объектъ хищенія представлялся ей въ формѣ сочнаго куска, къ которому она припадала и зубами, и губами, и языкомъ, и отъ котораго отваливалась только тогда, когда, вмѣсто лафы, оставалось сухое, безвкусное воловно. Даже въ переносномъ смислѣ, она не далеко отступала отъ этого конкретнаго представленія; даже и туть ее, по преимуществу, привлекалъ непосредственный процессъ жуированія и тѣ результаты, которые были ясны и доступны для самаго неповрежденнаго ума.

Бывало, кто-нибудь изъ "тутопінихъ" м'єсто исправника получить—про него говорили: теперь ему будеть не житье, а лафа. Ин сутнга между "тутошними" проявится и начнеть "прочихъ жителей" разбоемъ, ябедою и волокитою донимать—про него гоюрили: ему "лафа", онъ такого страху на всёхъ нагналъ, что передъ нимъ слова никто не пикнеть! Или "умница" подходящаго "дурака" на распутьи обрететь, и начнеть его "чистить" про него говорили: этому челов'єку "лафа" свалилась, теперь только не з'євай! Или, наконецъ, такъ челов'єкъ устроится, чтобы ничего не д'єлать, а только спать да жрать— про него говорили: такую онъ "лафу" обрящилъ, что умирать не надо! Даже красивую женщину (жену или любовницу) называли "лафою", и говорили: ну, брать, дорвался ты до "лафы"; теперь смотри на нее да стереги!

Естественно, что для нашего образованнаго времени подобныя представленія и слишкомъ грубы, и слишкомъ узки.
Ныньче исправницкими доходами никого не удивишь, да и "дуракомъ", ежели онъ въ единственномъ числъ, сытъ не будешь,
а надо чтобъ, по крайней мъръ, хоть небольшое стадо дураковъ
было въ резервъ. Поэтому, и придумали: воровать съ такимъ
разсчетомъ, чтобы, во-первыхъ, нельзя было съ достовърностью
указать, кто именно обворованъ, да и самъ обворованный не
умълъ бы себъ объяснить, дъйствительно ли онъ обворованъ,
или только сдълался естественною жертвою современнаго въянія; и во-вторыхъ, чтобы воровство, оставаясь воровствомъ по
существу, имъло всъ признаки занятія не только не предосудительнаго, но и вполнъ приличнаго.

Разрѣшить эту задачу взялись "хищники". "Хищнивами", однако-жъ, ихъ называють только газеты да и то не всѣ; сами же себя, въ домашнемъ быту, они называють "дѣльцами", а въ шуточномъ тонѣ—воротилами.

Открываеть, напримёрь, плуть Лампурдось торговлю деньгами. Съ утра до вечера онъ твердить: продать-кунить, купить-продать, обертывается, перевертывается, сперва въ одну книгу запишеть, потомъ въ другую; словомъ свазать, занимается "дёломъ". А соки, между тёмъ, капля по каплё такъ и текуть, черезъ открытый кранъ, въ заранёе приготовленное сокохранилище... Или: выхлопатываетъ Губошлеповъ концессію—сирёчь право за умёренную плату возить обывателей взадъ и впередъ по желёзной дорогё: польза-то какая!—и присемъ только одно слово прибавляеть: "съ гарантіею" (пять процентовъ не больше, да и то лишь "въ случаё ежели")—и что-жъ! соки такъ и плывутъ въ поставленные на каждой станціи сокопріемники!

Таковы внутренніе и внішніе признаки явленія, прославившаго себя подъ именемъ хищничества. Но не соблазняйтесь его показнымъ изяществомъ, а отыщите сокохранилище и постарайтесь угадать "простофилю", который наполниль это сокохранилище приличествующимъ содержаніемъ. Ежели вы это выполните, то, навърное, убъдитесь, что между хищничествомъ и лафою существуетъ столь же несомнівнная преемственность, какъ между черевикомъ деревенской молодухи и изящной ботинкой модной кокотки. Неуклюжъ и тяжелъ деревенскій черевикъ, но не подлежитъ спору, что онъ отецъ или, въ крайнемъ случать, дітушка легковъсной кокоткиной ботинки. Воть два факта, въ непререкаемости которыхъ мы даже ни минуту усомниться не можемъ. Во-первыхъ, древнее преданіе, и во-вторыхъ, недавняя практика. Въ виду такой устойчивости и общепризнанности явленія столь мало загадочнаго—какъ надлежить поступить? Повёрить ли на слово газетчикамъ, возвёщающимъ его внезапное исчезновеніе, или же, напротивъ, отнестись къ газетнымъ ликованіямъ съ благоразумною осмотрительностью?

По моему мнівнію, въ такихъ случаяхъ всего правильніве поступать на-двое: прежде всего, обрадоваться, дабы тімъ засвидітельствовать; а потомъ, буде для продолжительной радости не представится надлежащаго питанія, то постараться привести дівло въ ясность.

Именно такъ я и сдълалъ. Сначала, и самъ обрадовался, и мужичковъ поспъщилъ обрадовать (ништо имъ! за два ведра они и не такую радость на плечахъ вынесуть!), а по прекращении радости ръшилъ привести дъло въ ясность.

Сидель-сидель, думаль-думаль,—что за чудо, не могу концы съ концами свести да и шабашъ! Начнешь строить силлогизмъ, первые два термина какъ-нибудь поймаешь, а третій хоть и не лови! Скользить, какъ вьюнъ: вонъ онъ, вонъ онъ — анъ нетъ его!

Нѣтъ, думаю, такъ нельзя. Пойду опять къ Подхалимову, объяснюсь. Пускай онъ докажетъ,—не на основаніи одной Бируковской подписи (помилуйте! развѣ это доказательство!), а ясно в осязательно, — что хищничество воистину поражено остракизмомъ, и не возвратится даже подъ скромнымъ наименованіемъ лафы".

Я засталь Подхалимова въ самомъ пріятномъ душевномъ настроеніи. Накануні, онъ написаль какое-то неслыханное число строчекь, а на утро получиль за каждую по гривеннику. Онъ только-что возвратился изъ утренняго обхода, во время котораго собираль матеріаль для завтрашнихъ строчекь и, въ ожиданіи адмиральскаго часа, благодушествоваль. А вечеромъ — опять въ обходь, и, затімь, на сонъ грядущій, часа четыре сряду—строчки, строчки, строчки. Сколько посидить, столько и напишеть. Собачья это жизнь, господа!

Подхалимовь быль малый легкій и веселый, и никогда ни обь чемь не думаль. Матеріаль для строчекь онь накодиль кавь-то внезапно: выйдеть на улицу—туть и есть. Иногда онъ и по домамь за матеріаломъ ходиль— и тоже препятствій не видыь. Осмотрить, воротится домой, а строчки сами собой такъ

и льются изъ-подъ пера: на лъстницъ—коверъ, въ гостиной — коверъ, на входной двери — мъдная доска, давно, впрочемъ, не чищенная; звонки — электрическіе, въ кабинетъ — письменный столъ. Такова квартира, а коли есть квартира — стало быть, есть и хозяинъ. Вотъ и онъ: на носу пенсне, причесанъ гладко, но волоси длинные, пиджакъ подержанный, панталоны не первой молодости; подошвы на сапогахъ — на лицо; сморкается часто и притомъ въ фуляровый платокъ. Запасшись этими данными, придеть Подхалимовъ домой, посидитъ, а черезъ два часа уже шлетъ въ типографію "оригиналъ", убъжденный, что человъка такъ живьемъ и сжевалъ.

Жадности въ немъ особенной не замѣчалось. Гонораръ онъ любилъ, но не до безумія. Есть деньги—онъ говорить: вотъ онѣ! нѣтъ денегь—говорить: надо идти на улицу! Пойдетъ, въ участкъ побываетъ, въ камеру къ мировому судъв заглянетъ, въ окружномъ судъ справится, плутократовъ (такъ называлъ онъ содержателей ссудныхъ кассъ и мѣнялъ) обойдетъ— сколько тутъ строчекъ-то выйдетъ? А ежели по гривеннику за строчку—вотъ и житъ можно. Но, по временамъ, его озаряла мыслъ: сдѣлаю дѣвицамъ удовольствіе!—и такъ какъ осуществленіе этой мысли требовало болѣе или менѣе серьезныхъ издержекъ, то онъ отправлялся въ гостиный дворъ и облагалъ тамошнихъ старожиловъ по стольку-то съ купеческаго брюха. А вечеромъ нанималъ нѣсколько троекъ, приглашалъ менѣе обласканныхъ фортуною публицистовъ, прихватывалъ соотвѣтственное количество дѣвицъ, и бѣшенымъ аллюромъ мчался всей компаніей въ Самаркандъ.

Несмотря на легкость, съ которою доставались ему деньги, лишнихъ у него никогда не было. Какъ человъкъ одинокій, онъ могь бы устроить себъ порядочную домашную обстановку, но онъ предпочиталь оставаться бездомнымь, ютился въ меблированныхъ комнатахъ, одевался въ магазине готовыхъ платьевъ, курилъ вонючія папиросы (за то только, что онв назывались "Слава") и водился съ такими субъектами, одно приближение которыхъ позывало на тошноту. Вообще, онъ не чувствовалъ ни малъйшей потребности въ жизненныхъ удобствахъ, и только въ одномъ не могъ себъ отказать: въ ежедневномъ посъщении Палкина трактира. Здёсь онъ проводиль лучшіе часы своей жизни; но при этомъ не преследоваль никанихъ гастрономическихъ целей, а просто любилъ на загаженномъ диванъ посидъть и полежать. Онъ зналъ поимянно не только всвхъ половыхъ, но поварятъ и кухонныхъ мужиковъ; разговаривалъ по душт съ швейцаромъ, буфетчику дёлаль shake hands, смотрёль на плавающихъ въ

сажальть стерлядей и ежели замычаль исчезновение какой-нибудь особенно-крупной рыбины, то спрашиваль, кто ее съблъ; безъ вадобности ходиль на кухню и въ ватеркловеть и вообще старался показать, что онъ у Палкина какъ дома. Объдалъ всегда по карть-два неизменныхъ блюда: московскую селянку и жареную утицу-и расплачивался аккуратно каждый день. Пиль изрядно, но пьянъ не напивался, а только жупровалъ. Замвчательно, тю онъ вакъ будто даже принуждаль себя, какъ будто изобръталь, какимъ бы способомъ побольше денегъ издержать, чтобы купецъ Палкинъ остался доволенъ. Въ этомъ заключалось его самолюбіе. На водку сыпаль направо и наліво: Андрею-за то, то селянку ему подаваль, Ивану-ва то, что на машинъ валь перем'внилъ, Семену-ва то, что воротился изъ деревни, Никанору-за то, что собрался въ деревню. И со всеми быль необывновенно любезенъ: буфетчику сообщалъ новейшія внутреннія извыстія, а метрдотелю (изъ тирольцевъ) такія штуки-фигуры руками показываль, что тоть себя оть восторга не помниль. Но передъ купцомъ Палкинымъ стеснялся, и ежели, во время разговора съ нимъ, замъчалъ гдъ-нибудь у себя въ одеждъ разстегнутую пуговицу, то немедленно ее застегивалъ.

Хозяевамъ газетины, при которой онъ состояль публицистомъ и корреспондентомъ, онъ быль преданъ до самовабвенія, хотя обыкновенно называль ихъ міровдами. Какой смысль имело въ его устахъ это слово, ругательный или ласкательный -- разобрать было невозможно. Скоръе всего, просто разнузданный. Не завидовать онъ имъ нисколько, и даже тогда, когда ему однажды завърное сообщили, что, за истекшій годь, оть однихъ объявленій "піровды" получили какую-то чудовищную сумму, --- онъ только вымольны: "воть бы теперь самое время ихъ обокрасть!" Но, разумвется, туть же и позабыль. Никогда хозяева не приглашали его въ себъ, въ качествъ гостя, но онъ и этимъ не обижался, а только говориль: свиньи! Порученія хозяйскія онъ выполняль быстро и буквально: нужно къ Покрову сбъгать — сбъгаеть; оттуда вь Колтовскую улицу-и туда слетаеть. "И никогда въдь, ироды, на извощика не предложать!" — только и слышали его ропоту въ такихъ случаяхъ. Писалъ тоже всяко: и забористо, и благодушно, и жлество, и "съ прохвалою" — какъ для ховяйскаго интереса пригоднъе. Умиленіе, по обстоятельствамъ, потребуется онь умилится; ликованіе --- онь возликуеть; віра въ славное будущее-онъ и отъ въры не прочь. Только унывать не любилъ, а по части "простраціи" даже смінные каламбуры отпускаль. Но ежели потребуется серьезно уронить слезу — онъ слова не

скажеть, уронить. "Нельзя, скажеть, безь сердечной боли видъть, какъ многіе, вмъсто того, чтобы уповать"... И пойдеть, и пойдеть. А потомъ, утреть слезу—смотришь, и опять ему весело. Словомъ сказать, на вст руки парень: колесомъ вертится, на канатъ плящеть, сядеть задомъ напередъ на лошадь и за хвость держится. Въ гостиномъ дворъ брюханы такъ и покатываются: "ахъ, каторжный!"

Хозяйскихъ враговъ (разумъя подъ этимъ именемъ всъхъ прочихъ газетчиковъ и даже ихъ сотруднивовъ) онъ считалъ сво-ими личными врагами и отъ всей души ненавидълъ. Но когда врагъ умиралъ или инымъ образомъ со сцены дъятельности сходилъ, то онъ отдавалъ ему должную справедливость: это, говоритъ, былъ противникъ, съ которымъ пріятно было дъло имътъ. Такъ что и при живни ругательски человъка ругаетъ, и по смерти на могилу его напакоститъ. Но не отъ злобы, а отъ собачьей жизни.

О происхожденіи его нивто ничего достов'єрнаго не зналъ. Самъ онъ говориль о родителяхъ своихъ неохотно, но вогда его ужъ черезъ-чуръ допевали вопросами объ этомъ предметь, то восклицаль: да, батюшва, родился я! могу свазать! ррродился! Всл'єдствіе этого, въ редавціи "нашей уважаемой газеты" мн'єнія объ его родопроисхожденіи разд'єлились на двое. Одни утверждали, что онъ родился въ Москв'є на Дербеновк'є, другіе—что тайну его появленія на св'єть сл'єдуеть отъискивать въ изв'єстной п'єсн'є: "Тахаль принцъ Оранскій". И онъ ни перваго, ни второго мн'єнія серьезно не опровергаль.

Наружность у него была тоже несамостоятельная: сейчась — брюнеть, сейчась — блондинь. Отсвёчиваеть. Голова — свизная, звонкая: даже въ бурю слышно, какъ одна отмётка за другую цёнляется. Въ глазахъ — ландшафть, изображающій Палкинъ трактиръ. Язычина — точно та безконечная алая лента, которую встарину фокусники изъ горла у себя выматывали. Онъ составляль его гордость.

Но Подхадимовъ быль несомивно талантливъ и несомивно воспріимчивъ — и это многихъ подвупало. Была въ немъ даже искорка добродушія. Все это вміств взятое заставляло говорить: еслибь этого человіва выдержать, золото, а не человівь бы изъ него вышель! Но тавъ кавъ выдержкі неоткуда было взяться (у нась, въ литературномъ мірі, какъ и везді, всявій только о томъ думаеть, какъ бы особнякомъ устроиться), то талантливость послужила лишь для прикрытія нравственной неустойчивости. Другой, боліве характерный субъекть, при подобной силі воспрі-

вичивости, пришель бы въ озлобленію, а онъ даже не смирился, но прамо вошель во вкусь.

Я лично не питать въ Подхалимову нивакого враждебнаго тувства, а просто смотръль на него, какъ на жертву общественнаго темперамента. Случайно встръчаясь съ нимъ, я не испытывать особенной радости, но въ то же время и не безъ любошиства прислушивался въ его пестрой болговив. Какъ хотите, а въдь его статьи служили украшеніемъ столбцовъ распространеннаго литературнаго органа, а совсёмъ плохому писакъ такая роль не подъ силу. Развязность его, неръдко переходившая въ примую наглость, казалась мив наносною, охватившею его согласно съ обстоятельствами времени и мъста. А вогда онъ, внезапно очнувшись отъ угара пестрыхъ словъ, говорилъ: — это я не отъ злобы, а отъ собачьей жизни! — то мив сдавалось, что и моей вны тутъ капля есть. Да, виновать и я. Виновать тёмъ, что я безсиленъ, что слова мои мимо идутъ и се не бъ. Однако, чъи же слова шли не мимо, позвольте спросить?

Но есть и еще вопрось, близко касающійся Подхалимова. Теперь, онъ и ликуеть, и умиляется, и иронизируеть, и скорбить: что ему вздумается, то и сдёлаеть. Но заглядываеть ли онъ когда-нибудь въ будущее?—не въ то будущее, на которое намекаеть шумно б'югущій жизненный потокъ—туда ему, Подханмову, пожалуй, и резону н'ють заглядывать — а въ свое собственное, личное будущее?

Бъдный Подхалимовъ!

Когда я пришелъ къ Подхалимову, онъ лежалъ съ ногами на кровати, а въ головахъ у него сидълъ субъектъ, отъ котораго несло водами Екатерининскаго канала. Комната была свътла и довольно просторна, но табачнаго дыма скопилось столько, что непріятно было дышать.

- Кого я вижу! Отче! (онъ называль меня такъ, въ виду преклонности моихъ лътъ) воскликнулъ хозяинъ, вставая съ постели. Ужъ не собрались ли открытъ гласную кассу ссудъ? А ин только-что объ нихъ бесъдовали. Садитесь, пожалуйста! Рекомендую: бывшій казанской части дипломать по внутренней пошитикъ, господинъ Ончуковъ, а нынъ, за многіе наглые поступки, оть занятій освобожденъ и возъимътъ намъреніе открыть кассу ссудъ. Сначала, кассу ссудъ откроетъ, потомъ убійство совершить, а въ заключеніе, попадеть на каторгу. Вотъ и карьера.
- Что вы, Григорій Григорьить! кажется, вамъ мои правила довольно изв'єстны!—не то обид'єлся, не то пошутиль господинь Ончуковъ.

- Оттого и говорю, что извъстны. А слышали ли вы, отче, какъ онъ на дняхъ одного юнца подсидълъ... хочешь, разскажу?
- Ахъ, что вы! что вы-съ! въдь это тайность-съ! испугался господинъ Ончуковъ.
- Ежели тайность, такъ зачёмъ ты ко миё съ тайностью лёзъ? Вотъ видите ли, сидить этотъ самый господинъ, отъ котораго не розами пакнеть...
- Нѣть ужъ, позвольте! ничего я вамъ такого не говорияъ! Сдѣлайте ваше такое одолженіе, увольте! Прекратите-съ!—рѣщительно взмолился господинъ Ончуковъ.
- Не интересно въдь это, Подхалимовъ! оставьте! присоединился и я съ своей стороны.
- Ну ладно; все равно, потомъ разкажу. А теперь, брысь, Анчутка! видишь, "чистые" гости пришли!

Ончувовъ помялся на мъстъ, глянулъ изподлобья какъ-то подозрительно—и, къ удивленію, глянулъ не на Подхалимова, а на меня—и исчезъ.

— Погодите говорить! онъ у двери подслушиваеть! — обязательно предупредиль меня Подхалимовъ. — Береги носъ, Анчутка! сейчасъ дверь отворю!

Послышались торопливо-удаляющіеся шаги.

- Ну-съ, отче, чёмъ подчивать прикажете? Чаю? кофею? мороженаго? селедочки?
- Я на минуту, только два слова спросить пришель. Скажите, Подхалимовъ, вы не соврали, возвѣщая въ "вашей уважаемой газетъ", что господство хищенія кончилось?
- Господи! никакъ вы ужъ во второй разъ по этому случаю безпокоитесь? Да неужто я въ самомъ дѣлѣ такъ ужъ ръшительно и написалъ?
  - Совершенно ръшительно.
- Что хищенія прекратились... совсёмь? Странно. Действительно, что-то въ этомъ родё какъ будто было... Но что бы такъ-таки прямо... съ тёмъ, чтобъ на службу ни по какимъ въдомствамъ впредь не опредёлять... Да вамъ-то, наконецъ, не всели равно? Есть хищенія, такъ есть, нётъ ихъ, такъ нётъ! Эка бёда!
- Ну, нѣть, это совсѣмъ не такъ безразлично, какъ вы полагаете! Поймите, Подхалимовъ, вѣдь это не реформа какаянибудь, которую взялъ, похерилъ, и никто не замѣтить. Это цѣлая нравственно-обычная революція! Старые идолы въ прахъ повергнуты, старыя преданія нарушены, исторія прекратила теченіе свое... вотъ вѣдь это чѣмъ пахнеть!
  - Скажите, сколько, однакожъ, я накуралесилъ! И это, такъ

- сказать, "въ минуту жизни трудную"... За "оригиналомъ" изъ плографіи пришли—я и черкнуль... Но нѣть, впрочемъ; я лучше ужь откровенно передъ вами сознаюсь. Призываютъ меня мои "проѣды" и спрашиваютъ: можете вы, Подхалимовъ, "стихопореніе въ прозѣ" написать? Ну, я... миѣ чтожъ!
- А я, по милости вашего легкомыслія, въ просакъ попаль. Къ мужичкамъ въ деревню написаль: радуйтесь! Губопілепова на цёпь посадили! Знаете, чёмъ такія извёстія пахнуть?
  - Ахъ, бъда!
- Воть вы всегда такъ, Подхалимовъ; вы и теперь шугите. Удивительно, право, какъ васъ земля за такія продълки не поглотить.
- A по-моему, такъ еще удивительнее, что вы столько изтъ живете, а до сихъ поръ всякое лыко въ строку пишете.
- Но какъ же васъ читать? Неужто, взявши газету, нужно предварительно сказать себъ: все, что туть написано, есть мистификація.
- Не мистификація, а "такъ". "Такъ" и ничего больше. На вашемъ мъсть я главнымъ образомъ обращаль бы вниманіе не на сущность газетной статьи, а на то, какъ она написана, приво или возвышенно, забористо или благодушно. А что касается до меня, то ежели моя статья подходить подъ одно изъ этихъ опредъленій, я и доволенъ.
  - Да въдь это же и есть мистификація!
- Мистификація—это ежели преднамъренно, а туть повторию, просто "стихотвореніе въ прозъ" и только. Это— "морсо", которое, въ случать крайности, можно въ какую угодно хресточатію помъстить.
- Ахъ, Подхалимовъ, Подхалимовъ! Неужели вамъ не страшно жить?
- Перемогаю себя—оттого, должно быть, и живу. Страшно сделается я пою: "страха не страшусь, смерти не боюсь!"— какъ рукой сниметь! Гнать ихъ, отче, надо, страхи-то вотъ и не страшно будеть!
- Следовательно, однимъ пеніемъ спасаетесь? думать не желаете?
- Пишу—стало быть, все-таки какъ ни на есть думаю; безъ того нельзя. Но прямолинейнымъ быть не желаю, и до чортиковъ додумываться не вижу надобности. Смотрю на міръ непредубъж-денными глазами и нахожу, что все идеть своимъ чередомъ:

И прежде кровь лилась рекою, И прежде плакаль человекъ...

- Это вы во всёхъ хрестоматіяхъ найдете; стало быть, ежели вы "плакать" желаете, то къ этому источнику и обратитесь. Но и туть имёйте вь виду, что хрестоматіи на то издаются, чтобы метафоры и синекдохи въ нихъ подтвержденіе находили, а не то, чтобы ужъ очень въ сурьезъ... Слёдовательно... а впрочемъ, хотите, я къ завтрему передовицу на манеръ Өеофана Прокоповича напишу?
  - Любопытно. Объ чемъ, напримъръ?
- Какъ вамъ сказать... ну хоть о правосудіи. Сегодня напишу, что правосудіе бодрствуеть, завтра—что правосудіе на оба ока спить; сегодня—что въ голову гидрѣ ударено и на хвость наступлено (слогъ-то какой!), завтра—что у гидры новая голова и новый хвость выросли.
- Отлично. Но не будемъ разбрасываться, Подхалимовъ, и возвратимся къ первоначальному предмету нашей бесъды. Скажите, въдь были же какіе-нибудь факты, которые послужили вамъ отправнымъ пунктомъ для передовицы, о которой идетъ ръчь?
- Какъ фактамъ не быть? За фактами никогда дѣло не станетъ. Есть факты, которые свидѣтельствуютъ, что хищеніе прекратилось (таковы: предписанія, распоряженія, благія начинанія и т. п.), и есть факты, которые свидѣтельствуютъ, что хищенія продолжаютъ кругъ своего дѣйствія (таковы: отчеты общихъ собраній промышленныхъ обществъ, банковъ, и т. п.). Стало быть, все зависитъ отъ того, какъ посмотрѣть. Ежели однимъ окомъ взглянуть есть хищенія; ежели другимъ нѣтъ хищеній. Но, кромѣ того, есть еще читающая публика. Огорчена наша публика, отче! такъ огорчена всевозможными лѣтописями и хрониками изъ области хищничества, что голосомъ вонить начинаеть: утѣшъте вы меня! скажите, что господство хищенія кончилось! Воть мои "міроѣды" и догадались, что теперь самый разъ "стихотвореніе въ прозъ" пустить. Ну и набрали же они въ это утро пятаковъ!
- Но вёдь это явный обманъ! Можно подумать, что вы только одну цёль въ виду и держите: какъ бы кого-нибудь въ дуракахъ оставить! Остроумно, что ли, это вамъ кажется, или такъ ужъ, само перо у васъ брыжжетъ... ахъ, Подхалимовъ, Под-калимовъ!
- А вы позабыли, отче, что еще Пушкинъ сказалъ: "тьмы низкихъ истинъ мит дороже насъ возвышающій обманъ" это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, вы хоть и читаете наліу газету, но многаго не доглядываете. Въ томъ же №, гдт возвѣщалось о прекращеніи хищниковъ, напечатана цѣлая хроника, явно сви-

детельствовавшая, что хищничество ни мало не чувствуеть себя обезкураженнымъ. Но, сверхъ того, неужто вы, кромъ нашей, никавихъ другихъ газеть не читаете? Напрасно. Читайте хоть "Пошехонскаго Воротилу" — несомивнную пользу получите. Хроники хищеній вы тамъ, правда, не найдете, но зато "Воротило" свои задніе столбцы всевозможнымъ добровольцамъ въ полное распоражение предоставиль. И туть вы не то, что мелкіе факты, а цѣлые проекты громаднъйшихъ хищеній обрътете. Туть и элеваторы предлагають, и запретительныхъ пошлинъ требують (кто чыть торгуеть, тоть и соотвытственное обложение проектируеть), и замену книгопечатанія билетопечатаніемъ проповедують, а на деяхъ одинъ неунывающій плутократь проекть объ отдачв казны в безсрочную аренду акціонерной компаніи сочиниль... Да вотъ увидите! скоро такое столнотвореніе пойдеть, что зги божьей за тучей проектовъ не видно будеть! Ситцевые фабриканты будутъ домогаться, чтобъ каждому изъ нихъ отъ казны извёстный доходъ гарантированъ былъ; землевладъльцы начнутъ вопіять, чтобъ казна гарантировала имъ вёрный урожай и выгодный сбыть сельскихъ произведеній; торговцы благовонными товарами потребують, чтобы для всвхъ франтовъ было обязательно употребленіе такихъ-то духовъ и такой-то именно фирмы. Того гляди, мужички пожелають, чтобъ имъ гарантировали исправную плату податей...

- Воть туть-то бы вамъ и ополчиться!
- Могу и это. Но, стало быть, не ко двору. Впрочемъ, и "міровды" мои отъ ополченья не прочь—они въдь у меня лихіе!— да и у нихъ руки, видно, коротки. А, можетъ быть, и на розничную продажу, въ случав ополченія, не надвются. Прытки мы, но не сильны.
  - Однако, какіе ужасные нравы!
- У насъ ныньче на счетъ нравовъ даже очень просторно: Только размъры "куша" и стъсняють. Кому—знатный размъръ приличествуетъ; кому—средній; кому—малый. Но все-таки, вездъ на первомъ планъ—"кушъ". Недавно, доложу вамъ, у одного "репортера" маменька скончалась—ну онъ и пошелъ съ похороннымъ счетомъ по коммерсантамъ, да черезъ три-четыре часа всъ расходы покрылъ, а лишки къ Палкину снесъ.
- A что, ежели коммерсанть-то соберется съ духомъ, да въ шею попрошайку?
  - Нельзя, стало быть.

Подхадимовъ остановился на минуту, иронически взглянулъ инъ въ глаза и съ разстановкой произнесъ:

— Печать-то въдь—сила! Такъ ли, отче?

Признаюсь, у меня даже въ глазахъ зарябило отъ этого вопроса. Что-то далекое пронеслось передо мною, далекое, свътлое, бодрое. Ни одинъ изъ бывшихъ свидътелей этого далекаго— я не исключаю даже старшихъ изъ Подхалимовихъ—не можетъ вспомнить о немъ безъ умиленія. Гдѣ-то, когда-то я слышаль эти самыя слова, не въ этой обстановкѣ, не изъ этихъ устъ, но слышалъ, несомнѣнно слышалъ. Я помню, что они поднимали мой духъ и наполняли мое сердце сладостною тревогою. И эта тревога не обезкураживала меня, а какъ бы даже подстрекала: впередъ!

Вмъсть съ другими, я въриль, что печать есть сила, и что этой силъ суждено развиваться и сдълаться несокрушимою. Быть можеть, говориль я себъ, процессъ этого развитія совершится туго, не безъ горькихъ перипетій—пожалуй, даже не безъ утрать... Все это я допускаль, но и за всъмъ тъмъ ни на минуту не переставаль утверждать, что печать есть сила и пребудеть ею во въкъ. И никогда я не предполагаль...

Нѣтъ, никогда! никогда, даже въ самые черные дни, а не могъ представить себъ, чтобы сила печати могла осуществиться вътъхъ поразительныхъ формахъ, въ какихъ я узналъ ее здѣсь, възту минуту! Какимъ образомъ это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу въ руки Подхалимовыхъ, сдѣлало ее орудіемъ хищничества, средствомъ для обложенія сборами "брюхановъ"? Когда это произошло? и какъ таки никто этой перестановки не замѣтилъ?

Очевидно, процессъ перемъщенія новоявленной силы изъодного центра въ другой произошель постепенно и втихомолку. Первоначальныя притязанія печати, должно быть, оказались черезъчуръ цъльными и разномастными, чтобы привести къ соглашенію. Это было, впрочемъ, совершенно естественно, покуда ръчь шла о соглашеніи по существу. Но дело въ томъ, что въ пылу споровъ по существу утрачено было изъ виду, что печать и самапо себъ, независимо отъ своей разномастности, просто въ вачествъ общественной силы, требуеть огражденья. Огражденія, для всёхъ мненій и партій одинаково обязательнаго. Даже въ этомъ индифферентномъ смыслъ никакого соглашенія не состоялось. Напротивъ того, въ самомъ непродолжительномъ времени состоялись въроломства, предательства, отступничества, въ сопровожденіи цілой свиты легкомыслій, свидітельствовавших во полномъ отсутствіи дисциплины. Распря, постепенно переходя съ почвы принциповъ на почву уязвленныхъ самолюбій, приняла, наконецъ, такіе разміры, что въ одно прекрасное утро всявая

надежда, что слово "печать" когда-нибудь получить объединяющій смысль, исчезла навсегда.

Воть этоть-то моменть и подстерегали Подхалимовы. Они понам сразу, что принципы и руководящіе идеалы остались за флаготь; что свѣточь мысли не освѣщаеть и не убѣждаеть, а производить раздраженіе и панику, полную грядущихъ отмщеній; что, стѣдовательно, ежели печать хочеть быть силою, то она должна отыскивать почву для этой силы въ той низменной сферѣ, которая не оставляла бы никакихъ сомнѣній на счеть ея принципіальнаго ничтожества. А именно, въ сферѣ мелочей, прожектерства и личнаго, такъ сказать, наглядно-физическаго обличенія.

И воть, сначала выступили Подхалимовы вчерашніе, которые еще во дни возрожденія руку набили. Выступили и поразали всёхь юркостью и непринужденною остротою ума. Они первые наглядно доказали, что можно жить и безъ принциповъ. За ними появились Подхалимовы нынёшніе, такіе, у которыхь даже литературныхъ преданій не было, а были только недюжинния способности по части изслёдованія корней и нитей, шантажа и обезкураженія "брюхановъ". Первые говорили: "Пріятно этакой въ нёкоторомъ родё арбувь такъ щелкнуть, чтобъ онь по всёмъ швамъ треснуль!" Вторые прибавляли: "и при семъ, чтобъ у него изъ всёхъ щелей ассигнаціи пополяли."

- Ныньче, я вамъ скажу, по умственной части тихо, продолжать, между тёмъ, Подхалимовъ: зато бойко по части провышленной и коммерческой. Воть эту-то ноту мы и разрабатываемъ. Безъ содействія печати ныньче ни одно промышленное
  предпріятіе шагу ступить не можеть. Вся воздёлывающая, производящая, эксплуатирующая и спекулирующая Россія раздробилась
  на безчисленное множество кліентуръ, которыя сами признали свою
  подсудность печати. Стало быть, рёчь идеть только о качеств'в
  кліентуры. Кто покрупнёе кліентуру захватить, тоть и умница;
  но ужь во всякомъ случать туть не фунтомъ икры пахнеть, какъ
  во времена Булгарина.
- Однако, мив кажется, что выдь и разработка промышменно-торговых в интересовъ, несмотря на свой спеціальный характерь, не исключаеть возможности честнаго отношенія къ ділу?
  - Гм... милліонами в'вдь туть, отче, нахнеть, милліонами!
- Помилуйте, Подхалимовь! сами же вы сейчась разсказывали о репортеръ, который съ похоронными счетомъ по "брючанамъ" путешествовалъ—надъюсь, что ему и во снъ милліоны не снились!
  - Ахъ, что вы! развъ я о немъ! Въдъ и въ нашемъ дътъ

есть табель о рангахъ, да еще престрогая! Одинъ—къ милліонамъ приставленъ, другой—къ сотнямъ тысячъ, третій—къ тысячамъ, а четвертый и около десятковъ съ удовольствіемъ руки погрѣетъ.

- Но какъ вы не перегрызетесь другъ съ другомъ? Вѣдь досадно, я думаю, въ четвертомъ-то рангѣ состоять да зубами щолкать, особливо, ежели сознаешь себя способнымъ и достойнымъ.
- Не сважу, чтобы особенно было досадно. Туть судьба, и вакъ-то сразу это делается понятнымъ. Возьму для примера себя: а себе цену знаю, но только и всего. Не продешевлю, но и дорожиться не стану. Ежели дело не моей компетенціи, я за него не возьмусь, а направлю по адресу. Есть "делтели печати" гораздо въ худшемъ противъ меня положеніи, но и те, покуда здоровы, не ропщуть. Воть ежели силы слабеть начнуть—тогда капуть. Но я лично могу и кризисъ выдержать: я и помимо репортерства работу найду. У меня— "перо"! а въ наше просвещенное время это порядочная-таки редкость!
- Воть вы на эту другую работу и употребили бы ваше-"перо"?
- Нельзя. Для этого нужно, чтобы въличномъ существованіи человіка рішительный перевороть произопісль. Наша діятельность въбдчива; не результатами она заманиваеть — объ результатахъ думать нёть времени — а самымъ процессомъ своимъ. Въ этотъ процессъ вошло такое множество случайныхъ и другъоть друга независящихъ подробностей, что каждый день втягиваешь въ себя по новому. Я не работаю, а увлеваюсь. Увлеваюсь каждый день по новому, не такъ какъ вчера. Пину и думаю: ну теперь нужно подагать, что "онъ" восчувствуетъ! "Онъ" это мой сегодняшній избранникь, котораго я вчера и въ умів не держаль. Я не помню моего вчерашняго дня, и не загадываю о завтрашнемъ; но сегодняшняя моя мысль вполнъ для меня ясна. Сегодня, я создаль себъ отправный пункть, и ежели я въ ударѣ, то, одно за другимъ, выведу изъ него всѣ послѣдотвія. Весело, бойко, неумолимо. Мит и работать весело... ежели я "въ ударъ". Ничто другое не привлекаеть, уйти отъ работы не хочется. Воть и судите теперь, легко-ли при такихъ данныхъ на другую работу перейти?
- Но въдь это своего рода хроническое опьянъніе, и я положительно не понимаю, какимъ образомъ оно можетъ не изнурить. А сверхъ того, сдается мить, что для литературнаго дъятеля не мъшаетъ подумать и о репутаціи порядочности, а такого родаработой ея не пріобрътень.

- Да, относительно низшихъ ранговъ ваше замъчание справедливо. Мы, анонимная сила, действительно живемъ какъ въ чаду, и объ относительной цённости нашей знають только въ редакціяхъ, да въ нашемъ интимномъ кругу, да, пожалуй, еще въ трактирахъ, гдё мы завсегдатайствуемъ. Анонимами мы родились и анонимами же большая часть изъ насъ сойдеть въ могилу. Но о высшихъ рангахъ-не говорите такъ. Тѣ ужъ вышли изъ опьявенія, и репутація пришла въ нимъ сама собой, какъ приходить она во всякому хищнику, который рветь крупные куски, а мелкими пренебрегаеть. Нужды нъть, что при встръчь съ "высшимъ рангомъ" какой - нибудь умильнаго вида человъкъ подумаеть: воть воплотитель современнаго литературнаго распутства... Подумаеть-подумаеть, а сказать все-таки остережется. Вы возравите, можеть быть, что эта репутація непрочная, фиктивная—ну, да выдь ежели кто къ потомству не апеллируеть, тому и фиктивная репутація за настоящую сойдеть. Дійствія этихъ высшихъ діятелей розничной публицистики уже до такой степени говорять о видержић, что они съумћии создать въ свою пользу особое право самопротиворъчія, которое зараньше гарантируеть имъ свободу отступничества. Посмотрите, какъ какой-нибудь "Воротило" подступаеть къ вопросу: точно кошка съ мышкой играеть. Сначала, пробный шаръ пустить, будто стороной что-то слышаль, и при этомъ совнается, что покуда еще не имветь достаточныхъ даннихъ для сужденія. Затёмъ, слегка помолчить и опать попробуеть. Ствва заглянеть, справа пощупаеть, предоставить вакому-нибудь безазбучному добровольцу на задажь нескладицу проурчать — и опять притворится спащимъ. И вдругъ, у него сердце защемитъ! И любовь въ отечеству явится, и интересъ вазны, и нужды промышленностичто есть въ нечи, все на столь мечи! Вопрось растеть, и съ каждинь днемъ осложняется. Независимо отъ pièce de résistance появляются публицистическія приправы: либерализмъ, нигилизмъ, упразднение властей и т. п. Это онъ пугаетъ, и въ то же время товаръ лицомъ повазываетъ. Наконецъ, когда приправа возъимъла. дыствіе, начинается "аповеозъ"... Рыба клюнула; данайцы восчувствовали. Ибо во всявому вопросу пригнана соответствующая рыбина, соотвётствующій данаець. Достигнувъ цёли, газета вреченно успоконвается; репутація ея, въ качествъ узоръщительницы, установлена, а заправилы ея исподволь полъискивають новий вопрось и оттачивають перья для новаго похода... Воть какъ идеть дівло въ высшихъ отмітью - публицистическихъ сферахъ. Тугь ужь не о скачущемь штандарть идеть рычь, а о служении на чредв государственной; не статейками пахнеть, а актами мудрости... чорть побери!

- Прекрасно, но зачёмъ же вы "чорть побери" прибавили? вёдь вы и сами въ этомъ водовороте кружитесь... Какъ хотите, а непріятно поражаеть въ вась эта двойственность!
- Привычка, отче; да въ сущности, и сказать что-нибудь другое трудно. Впрочемъ, не въ томъ дѣло; надѣюсь, вы теперь понимаете, что печать есть, дѣйствительно, сила, которую игно-рировать не полагается. Только не та печать, по которой вы, государь мой, періодически панихиды поете.
- Ну да, разум'вется, не та. Стало быть, вы, въ конц'в-концовъ, своимъ положеніемъ довольны?
- Не роппцу. У меня вліенть, по преимуществу, мелкій. Одинь домогается благосклоннаго отзыва, другой благосклоннаго умолчанія, третій и самъ не знаеть, чего ему нужно. Воть Ончувовь, напримёрь: который ужъ разъ приходить, все спращиваеть, ловво ли будеть, ежели онъ по пятнадцати процентовъ въмёсяцъ станеть съ заемщиковъ брать?
- Неужели вы, однако, и эту "идею" въ вашихъ передовицахъ проводить будете?
- Нёть, этоть еще погодить; это онь такь, безкорыстнаго сочувствія ищеть. Замітьте, отче, что даже самый темный жуликь—и тоть жаждеть, чтобь ему посочувствовали, или, по крайней мітрів, хоть пожаліти объ немь. Одинь ему скажеть: молодець! другой: э, да ты еще не совсёмь такой негодяй, какь о тебі пов'єствують!—онь и доволень. Ніть ничего тяжеліте, какь глотать втихомолку свои собственныя мерзавства— съ этимь ужь только самые отпітые сживаются. Большинство ищеть хоть частицу удручающаго его негодяйства вынести изъ внутренняго заточенія на свёть, чтобы облегчить себя.
  - Но какимъ манеромъ вы сходитесь съ такими людьми?
- Вся моя жизнь на народѣ проходить воть и схожусь. Въ трактирахъ, въ судахъ, въ участкахъ, на конкахъ вездѣ коди. Вся улица человѣчествомъ полна. Нужно же привестя эту массу въ извѣстность, расчленить, размѣтить по группамъ. Я сознаюсь, что до сихъ поръ совсѣмъ не это дѣло у меня на первомъ планѣ стояло, но увѣренъ, что работа ассимилированія человѣческаго матеріалъ соскользнеть и безслѣдно, но, можетъ быть, этотъ матеріалъ соскользнеть и безслѣдно, но, можетъ быть, нѣчто и задержится. Провидѣнія не искушаю, и кризиса, который сразу оборваль бы меня и заставилъ бы обратиться внутрь, не призываю. Но ежели наступить критическая минута, я убѣжденъ, что найду свой матеріалъ на лицо. И, быть можетъ, буду въ состояніи подлинную картину почтеннѣйшей публикѣ

предоставить. Только воть таланта хватить ли? или же то, что ин теперь называемъ талантомъ, есть не боле, какъ усовершенствованное трящичкинство?

Высказавши последнія слова, Подхалимовь остановился, какъ би сожалем, что черезчурь ужъ далеко зашель въ область самообличенія. Я съ своей стороны тоже поняль, что какъ ни затягивай беседу съ Подхалимовымъ, результать получится только одинъ: будеть двоиться въ глазахъ. Въ эту минуту, онъ, пожалуй, и посантиментальничать непрочь, а черезъ полчаса, блеснеть ему въ глаза подходящій сюжеть, — и опять штандарть поскакалъ.

— Ну, прощайте, — сказаль я: — желаю вамъ! Ужъ ежели вы сами спеціальную табель о рангахъ для себя облюбовали, то не задерживайтесь на низшихъ ступеняхъ, а дерзайте! Безплодно на судьбу не ропщите — это и смѣшно и не интересно, — но міротамъ въ зубы не смотрите. И ежели увидите, что изъ ропота можетъ воспослѣдоватъ полезный для васъ плодъ, то средствомъ этихъ не пренебрегайте.

Возвращаясь отъ Подхалимова, я нёкоторое время чувствовать себя какъ въ тумант. Я не только не разрёшиль себт вопроса о хищничествт, но даже пересталь имъ интересоваться, забыть объ немъ. Совствить другая мысль назойливо билась въ головт: откуда пришла и зачтить понадобилась эта безпощадная жестовость въ извращении внутренней сущности явленій, которыя, будучи взяты сами по себт, занимають далеко не последнее мторыя, сто въ ряду отличительныхъ опредтанній человтической природы?

Что такое Подхалимовь? — безспорно, это воспріимчивый, отзывчивый и очень даровитый человінь. Воть опреділеніе, которое ближе всего подходить къ нему, ежели отрішиться оть того гадиваго чувства, которое вызывается его практическою діятельностью.

Воспріничивость и отзывчивость составляють едва ли не самое драгоп'єнное достояніе челов'єка. Безъ нихъ немыслима ни д'ятельная честность, ни постиженіе идеи общаго блага. Только моспріничивый челов'єкъ можеть всего себя отдать на служеніе висшему идеалу; только въ немъ можеть созр'єть идея о челов'єчеств'є и ожидающихъ его перспективахъ; только онъ способенъ возвиситься до самоотверженія. Признать законность самоотверженія, какъ фактора челов'єческой жизнед'єятельности—это уже вначить внести въ жизнь элементь правды и челов'єчности; но познать на д'єк'є сладость самоотверженія—это значить дать такое доказательство превосходства челов'єческой природы, противъ котораго не можеть быть и возраженія. Воть какимъ по-истинъ поравительнымъ проявленіямъ можетъ дать начало человъческая воспріимчивость; воть сколько свъта, тепла, бодрости, паренія она можетъ внести въ существованіе человъка! И что же! та же самая воспріимчивость помогаеть Под-халимову разбираться въ сору постыднъйшихъ отбросковъ, при-льпляться къ нимъ всьмъ существомъ, перебъгать отъ одного хищника къ другому, встрахивать рыночныхъ "брюхановъ", поднимать на смъхъ "простофиль", тышть ихъ безплодными фикціями, лгать, лгать, лгать...

Понимаеть ли Подхалимовь, что онь лжеть, или не понимаеть? Участвуеть ли хоть вапля сознательности въ той фальши, которую онь распространяеть вокругь себя, или эта фальшь льется изъ него сама собой, какъ льется вода изъ незапертаго крана?

Но какой странный, почти неимовёрный процессь вырожденія должень быль произойти вь промежуткё двухь полюсовь, чтобы вмёсто служенія высшимь идеаламь получилось подлавливанье подходящихь сюжетцевь, вмёсто самоотверженія—вышучиваніе "простофиль"!

Точно то же слёдуеть сказать и о даровитости. Даровитость племени дёлаеть его свёточемъ міра; даровитость отдёльнаго индивидуума дёлаеть его свёточемъ страны. При низкомъ уровні даровитости ніть ни хорошаго управленія, ни умственной жизни, ни матеріальныхъ успіховъ, ни развитія. Ніть цвітенія. Всі блага, которыми въ данную эпоху пользуется страна, приносятся ей даровитостью сыновъ ея, а жажда этихъ благъ такъ жива и естественна, вліяніе ихъ на расширеніе жизненныхъ горизонтовъ такъ безспорно, что это одно вполні объясняеть, почему даровитые люди занимають такое исключительное положеніе въ среді своего народа и общества.

И воть, передъ нами экземплярь несомнённо даровитаго индивидуума, Подхалимовь! Экземплярь, который, кромё вольнаго обращенія, распутства и полнаго индифферентизма въ дёлё убёжденій, ничего другого странё своей дать не можеть! Не колдовство ли это?

Въ последнее время, чаще и чаще приходится слышать жалобы на оскудение русской литературы. Говорять: старые таланты допевають свои последния песни, новыхь — не нарождается. Туть и адвокатуру приплетають, и педагогическую деятельность, и другия более или мене доступныя профессии: воть, дескать, куда ушла даровитость русскаго культурнаго человека. Но, по моему мненю, во всехь этихъ жалобахъ и ссылкахъ неть ничего, кроме недоразумения. Прочитайте любое изъ Подхалимовскихъ упражнений, которыя онъ съ такою легкостью изъ себя ежедневно

вымваеть, точно у него въ запасѣ неистощимая бутылка—и вы въ каждой строкѣ найдете больше таланта, больше жизненной образности, нежели во всѣхъ "послѣднихъ пѣсняхъ" потухающихъ стариковъ. Не объ отсутствіи даровитости идетъ рѣчь, а объ томъ, что Подхалимовъ съумѣлъ дать своему таланту омерзительную, гнусную, безчестную окраску. И не въ томъ бѣда, что онъ размынать себя на мелочи—онъ справедливо выразилъ въ разговорѣ со мною увѣренность, что работа ассимилированія человѣческаго матеріала идеть въ немъ своимъ чередомъ и дасть въ свое время плодъ—а въ томъ, что эти медочи до такой степени запакощены, до того провоняли, что подло къ нимъ близко подойти.

И такой же, ежели не горшій, плодъ дасть и происходящій въ немъ процессь ассимилированія человіческаго матеріала. Очень возможно, что въ результать этого процесса окажется картина очень широкая и написанная рукою мастера, но каждый штрихъ ел будеть запечатлівнь тімь обязательнымь присутствіемь низменности, которую приводить за собой продолжительное и упорное общеніе съ наглібішими проявленіями торжествующаго безстыжества.

Публичность, которою мы пользуемся, достаточно-таки скудна. Вся она сосредоточивается въ печати, а печать, по обстоятельствамъ, всецъло эксплуатируется Подхалимовыми. Все, что мы знаемъ о нашей родной странъ—все выходить изъ этого источная. Подхалимовъ высшаго ранга—явно лжетъ и подтасовываетъ; Подхалимовъ низшаго ранга—неизвъстно чему веселится и скачеть съ штандартомъ. Первый подъ видомъ защиты принциповъ порадка и устойчивости, безсовъстно пользуется ими въ качествъ полемическаго пріема, чтобъ зажать ротъ своимъ противникамъ. Второй — отъ всякихъ принциповъ отшучивается и напрямки заявляетъ, что, кромъ унынія и скуки, ничего они обществу датъ не могутъ. Таковы установившіеся обычаи и нравы, а послъдніе въ свою очередь опредълили и отношеніе печати къ читателю. Читатель—это "простофиля", который обязывается обязательно оставаться въ угаръ недоумънія и невъденія.

И за всёмъ тёмъ, Подхадимовъ сказаль правду: никогда печать съ такою рёзкостью не заявляла о своей силв. Но какого качества эта сила?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Н. Щедринъ.



## ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ

ВЪ

## ЕВРОПЪ И ВЪ РОССІИ\*).

Es erten sich Gesetz' und Rechte, Wie eine ewige Krankheit fort... Goethe.

Повсюду въ Европъ стоить на очереди поземельный вопрось въ той или другой формъ; вездъ раздаются жалобы на крайнюю задолженность и безпомощность землевладънія, на хроническій сельско-хозяйственный кризись и на упадокъ крестьянской собственности. Причины общаго недуга отыскиваются въ экономическихъ обстоятельствахъ настоящаго времени—въ возрастающемъ господствъ капитала, въ усиленіи привоза американскаго хлъба и т. п.; но не подлежить сомнънію, что зло коренится гораздо глубже и имъеть болье широкую традиціонную основу.

Слишкомъ мало вниманія обращено было до сихъ поръ на тёсную связь землевладёнія съ политическимъ строемъ европейскихъ обществъ и на двойственный характеръ самого института поземельной собственности въ современномъ его видё. Поземельная собственность англійскаго лорда есть фактъ политическій, продуктъ своеобразной средневѣковой исторіи; владѣніе крестьянина есть фактъ народно-хозяйственный, возникшій на естественной почвѣ земледѣльческаго труда. Примѣнять къ этимъ двумъ категоріямъ землевладѣнія одни и тѣ же юридическія и эконо-

<sup>\*)</sup> Читано въ засъданіи Юридическаго общества, при Императорскомъ С.-Петербургскомъ унпверситеть, 26 января 1885 г.

инческія понятія—значить впадать въ очевидную ощибку. Между тыть, эту ощибку дізають неріздко и законодатели, юристы, и отчасти экономисты; она вошла въ новійшіє кодексы и долго завала направленіе всему ходу повемельныхъ отношевій.

Несостоятельность общепринятыхъ представленій о повемельной собственности кажется тыть болые странною, что матеріальдя правильнаго взгляда собрань вы достаточномы изобиліи 1). Историческія судьбы землевладынія дають ключь вы пониманію недоразумыній, унаслыдованныхь оты прошлаго, и освыщають истинную природу института, извращеннаго самыми разнообразными и произвольными метаморфозами. Вы настоящемы этюды и понытаемся разобрать положеніе поземельнаго вопроса вызпадной Европы и вы Россіи, сы точки зрынія существующихы законодательствы и условій дыйствительной жизни. Тавая задача ножеть представлять не только научный, но и практическій интересь, вы виду предстоящаго пересмотра нашихы гражданскихы законовы.

I.

Въ большей части европейскихъ законодательствъ отдёлъ постановленій о поземельной собственности отличается какою-то странною непослёдовательностью: съ одной стороны, въ видёобщаго принципа, устанавливается право полной частной собственности на землю, и въ этомъ отношеніи не дёлается никакого существеннаго различія между землею и прочими предметами частнаго обладанія, а съ другой стороны—это же безусловное и неограниченное право на землю молчаливо отвергается при боге подробномъ спеціальномъ опредёленіи ноземельныхъ правъвездё провозглащается начало полной частной собственности въ примененіи къ землё, и нигдё оно не получаеть и не можетъполучить предполагаемаго осуществленія.

Это противоръчіе между общимъ началомъ и его примъненіемъ въ дъйствительности выражается въ самыхъ разнообразнихъ формахъ; иногда оно ръзко бросается въ глаза, а чаще всего оно сглаживается искусственными способами, которыми, одвако, нисколько не измъняется истинная природа вещей.

Во всёхъ вообще гражданскихъ кодексахъ общія опредёленія права собственности обнимають и землю; между тёмъ, право на

<sup>)</sup> О различныхъ теоріяхъ поземельной собственности см. нашу статью въ вестиви Европи" за 1883 г., № 1.

землю неизмѣнно выходить изъ-подъ этихъ опредѣленій и никакимъ образомъ не можетъ быть съ ними соглашено. Напримъръ, въ прусскомъ земскомъ уложеніи, въ томъ видѣ, какъ оно издано было въ концв прошлаго столетія, право собственности определено такъ: "собственникъ есть тотъ, кто имфетъ право распоряжаться сущностью вещи, своею собственною властью, съ устраненіемъ всяваго посторонняго вмізшательства". Спеціальнымъ признакомъ этого права считается именно распоряжение сущностью, субстанцією вещи; только тогда оно называется Ргоprietat, въ отличіе отъ другихъ вещныхъ правъ 1). Но когда собственникъ, опираясь на это опредъленіе, вздумаль бы воспользоваться сущностью вещи по своему усмотренію, то тотчась овазалось бы, что онъ этого делать не можеть и не въ праве. Въ силу дальнейшихъ параграфовъ уложенія, владёлецъ поземельнаго участка можеть пользоваться имъ только извёстнымъ образомъ: если онъ запускаетъ имъніе или домъ, если онъ не поддерживаеть построекъ, необходимыхъ для хозяйства или для жилья, то имъніе у него отбирается и продается съ публичнаго торга (§ 61 и сл.). Очевидно, въ этомъ случав собственность существуетъ только на словахъ, а не на дълъ, --ибо здъсь нътъ права распоряженія вещью по личному желанію владёльца, подобно тому, какъ это право существуеть относительно всёхъ прочихъ вещей. Далъе, по прусскому же уложенію, собственникъ не долженъ распоряжаться своимъ лесомъ, не долженъ рубить его и истреблять для продажи (§ 83 — 89), — иначе онъ подвергается денежнымъ взысканіямъ и даже тюремному заключенію. Законъ кажъ-бы говорить владёльцу: "ты собственникъ лёса и слёдовательно сущность его, весь лесной матеріаль, принадлежить тебе; но если ты посметь тронуть эту сущность, тебя оштрафують или даже заключать въ тюрьму". Объ ограничении права собственности тутъ не можетъ быть и рвчи, ибо здесь отсутствуетъ самое это право въ его основныхъ элементахъ: кто не имъетъ власти располагать известнымъ предметомъ и извлекать изъ него возможныя выгоды, кто пользуется имъ только подъ условіемъ сохраненія его цілости, тоть не есть собственникъ вещи. И въ самомъ дёлё, оставивъ въ сторонё названіе владёльцевъ собственниками, мы увидимъ, что, по смыслу прусскихъ законовъ, всъ вообще леса были изъяты изъ числа предметовъ частнаго владвнія и составляли собственность государственную; владвльцы же имвній, въ которыхъ находился льсь, обязаны были имьть над-

<sup>1)</sup> Pr. Landrecht, 1791, Th. I, tit. 8, § 1 H § 10.

зоръ за его состояніемъ и ростомъ, подчиняє правиламъ и контролю лёсного управленія, а за исполненіе этихъ обязанностей они пользовались лёсомъ безъ ущерба для его цёлости. Въ такомъ видё представляется дёйствительное положеніе землевладёльцевъ по прусскому ландрехту; относительно лёса они имёютъ весьма ограниченныя права, не имёющія и отдаленнаго сходства съ собственностью, —хотя законъ и называеть ихъ собственниками.

Могуть сказать, что дёло не въ названіи, — что для дёла безразлично, какъ опредвлено и названо извъстное право, лишъби только содержание его было точно формулировано. Но это не върно. Пруссвіе землевладъльцы, оппибочно названные собственниками лесовъ, относительно которыхъ они были поставлены скорве въ качествъ хранителей, имъли полное основание домогаться устраненія явнаго противоречія въ законахъ; они могли жаловаться на то, что ихъ какъ-бы въ насмешку признали собственниками, что имъ дали титуль безъ соотвътственнаго реальнаго содержанія, и что ихъ несправедливо лишають правъ, вытекающихъ изъ понятія собственности. Логическая последовательность требуеть реформы, и мало-по-малу за голымъ титуломъ собственности следуеть по частямь ея содержаніе; такъ называемыя ограниченія отпадають, права государственныя или общественныя совращаются, и ліса поступають въ распоряжение частных лиць. Постановленія прусскаго ландрехта о лісахъ были такимъ образомъ отменены, и землевладельцы изъ обязательныхъ хранителей несовь сделались ихъ настоящими хозяевами, въ ущербъ правамъ и интересамъ государства. Это превращение было бы едвали возможно, еслибы права частныхъ лицъ и государства были сразу установлены согласно съ дъйствительностью, безъ употребленія неподходящихъ терминовъ, — т.-е. еслибы и номинальнымъ собственникомъ лесовъ признавалось государство, какимъ оно было фактически и юридически, а владъльцамъ предоставлены были бы тв самыя права пользованія, которыя признаны за ними уложеніемъ 1791 года. Неточность опред'вленія или названія приводить нередко къ чрезвычайно важнымь последствіямь въ области права и законодательства; не даромъ сказано, что "omnis definitio in jure civili periculosa est".

Мы говорили о прусскомъ уложеніи,—но прусское уложеніе устарілю, и недостатки и противорічня его, быть можеть, не встрічаются уже вь боліє усовершенствованныхъ европейскихъ водексахъ. Возьмемъ одно изъ новыхъ гражданскихъ уложеній—саксонское, составленное по всімъ правиламъ німецкой юридической науки. Въ этомъ кодексі, въ разділі о собственности, мы

читаемъ: "право собственности даетъ полное и исключительное господство надъ вещью" (§ 217). "Собственникъ имъетъ право по усмотренію своему изменять, потреблять и уничтожить свою вещь" (§ 219). Примънимо ли это опредъление къ поземельной собственности? Очевидно, -- нътъ. Земля уже по своимъ физическимъ свойствамъ не можеть быть уничтожена; она никакъ поддается полному частному обладанію. Законъ, во имя логической последовательности, старается расширить право на землю до предвловъ полной собственности; но это стремленіе оказывается напраснымъ, и вследъ за общимъ принципомъ идетъ целый рядъ ограниченій, которыхъ ничемъ нельзя устранить. Въ законе выражено прямо, что "каждый можеть пользоваться своимъ недвижимымъ имфніемъ въ полной мфрф, даже еслибы вследствіе того сосъдъ потериълъ ущербъ въ извлечении выгодъ изъ своего имънія" (§ 352). Это общее правило сопровождается, однаво, подробнымъ вычисленіемъ случаевъ, когда владёлецъ не въ прав' извлекать выгоды изъ своего участка по своему усмотрению и вогда онъ обязанъ принимать во вниманіе интересы и удобства сосъдей. Владълецъ "не можеть устраивать на своей землъ такія приспособленія, которыми изміняется теченіе воды ко вреду сосвда; онъ не можеть возводить такія постройки, оть которыхъ на землю сосъда переносится паръ, чадъ, дымъ, копоть и известковая или угольная пыль" (§ 355 и 358); онъ не можеть даже внолив закрыть свою собственность для постороннихъ лицъ, онъ обязанъ отвести сосъду дорогу черезъ свое имъніе, если это требуется интересами сосъдняго участка (§ 345); — онъ долженъ допустить на своей землъ устройство лъсовъ для починки или возведенія зданія сосідомъ, а также провозъ и кладку строительныхъ матеріаловъ, если безъ этого невозможны были бы предпринятыя работы (§ 350).

Гдъ же здъсь то "полное и исключительное господство надъвещью", которое связывается закономъ съ понятіемъ о правъ собственности? Оно исчезаеть какъ туманъ — по мъръ приближенія къ реальнымъ условіямъ жизни, которыя такъ или иначе должны быть принимаемы въ разсчетъ законодателемъ. Подъ видомъ простыхъ "ограниченій" вводятся элементы весьма сложные и разнообразные, совершенно измъняющіе характеръ самаго права. И главное—эти элементы неустранимы, они входять въ сущность землевладънія, они пропитывають его насквозь. Законъ предполагаеть еще, что "ограниченія отдъльныхъ правъ, содержащихся въ правъ собственности, существують лишь въ силу предписаній закона или въ силу правъ, пріобрътенныхъ другими

лицами" (§ 222). Но источникъ общихъ ограниченій — не въ законть, а въ природъ вещей. Законть не могъ-бы, при всемъ своемъ желаніи, отмънить право прохода и проъзда черезъ чужія земли, избавить владъльцевъ отъ всякихъ обязанностей относительно сосёдей и датъ имъ власть безконтрольно "измънятъ, потреблять и уничтожать" свои участки. Владъльцы, которымъ принадлежало-бы "полное и исключительное господство" въ предъзахъ ихъ земель, были-бы уже не только хозяевами своихъ имъній, но и господами надъ обитающимъ въ нихъ населеніемъ.

Чтобы избёгнуть прямого противорёчія между опредёленіемъправа собственности и спеціальными условіями землевладінія, некоторыя законодательства вносять ограничительныя оговорки вь самое опредъление собственности; по французскому кодексу, собственность есть право пользоваться и располагать вещами самымъ абсолютнымъ образомъ, съ темъ, однако, чтобы не делалось изъ нихъ употребленіе, воспрещенное законами или регламентами" (art. 544). То же самое гласить соответственная статья итальянскаго уложенія (art. 436). Профессоръ Лоранъ въ своемъ проекть пересмотра бельгійскаго водекса, т.-е. того же Code Napoléon, прибавляеть еще оговорку, что употребление вещи не должно нарушать чужія права 1). Формальное противорвчіе такимъ образомъ, устраняется, повидимому; законъ заранве предвидить неизбъжность ограниченій и оставляеть для нихъ открытыми обычныя рамки собственности. Но все-таки остается въ силъ тотъ факть, что ограниченія присущи землевладінію, что они сопутствують ему, какъ необходимый его составной элементь, тогда вакъ они могуть не иметь места относительно другихъ категорій частнаго обладанія. Для одного разряда правъ — поземельнихъ-такъ-называемыя ограниченія составляють общее правило, витекающее изъ природы и значенія земли; для прочихъ видовъ имущества ограничительныя нормы составляють исключение и нуждаются въ особомъ оправданіи. Землевладёлецъ можеть въ точности сообразоваться съ приведеннымъ выше опредъленіемъ Code civil; онъ не будеть ни нарушать чужихъ правъ, ни допускать распоряженій, воспрещенных вакономъ или регламентами; темъ не менее и въ этихъ предълахъ онъ окажется лишеннымъ безусловнаго права, приписаннаго ему закономъ. Онъ долженъ подчиниться требованію сосъда о проложении дороги черезъ его землю; онъ не можетъ стазать: я собственникъ именія и не желаю уступать ни пяди

<sup>&#</sup>x27;) Avant-projet de Revision du code civil, redigé par F. Laurent, Brux., 1883, r. III.

земли, ни малейшей частицы моей собственности для нуждъ посторонняго лица, подобно тому, какъ никто не въ праве требовать отъ меня какой-либо уступки изъ остального моего имущества. Соседъ заставить его отречься отъ этой иллюзіи, опираясь на категорическое постановленіе закона, изложенное въ 682 стать в кодекса.

Нашъ Сводъ законовъ, какъ извъстно, также говорить о "полномъ правъ собственности" на землю, причемъ упоминаетъ, однажо, о "предълахъ, закономъ установленныхъ". Содержание этого права опредълено въ 423-ей и слъдующихъ статьяхъ первой части десятаго тома. Но вследъ затемъ овазывается, что полнаго права вовсе не существуеть, что право собственности на землю есть по существу своему неполное. Законъ называетъ "неполнымъ" такое право, которое ограничивается постороннимъ участіемъ; а "право участія общаго и частнаго" им'веть обязательную силу для всёхъ вообще именій; здёсь опять-таки идеть речь о допущеніи прохода и проїзда, объ отведеніи земли подъ дороги, гді ихъ нътъ, въ интересахъ постороннихъ лицъ, даже о допущении прогоняемаго скота въ пользованию вормомъ на лугахъ по скошеніи травы и на поляхъ посл'є жатвы; далье, вдоль р'єкъ нужно оставлять извъстное пространство для надобностей судоходства; на владъльцевь возлагается еще цълый рядь обязанностей относительно постройки мостовъ черезъ малыя ръки, пользованія землею вдоль ръкъ и озеръ и т. п. Такъ какъ эти ограниченія имъють вполить общій характерь и оть нихъ не свободень ни одинъ владелець, то въ результате выходить, что неть вовсе никакого другого права поземельной собственности, кром' неполнаго. И наше законодательство, подобно другимъ, сначала показываетъ намъ перспективу полной собственности на землю, а потомъ незаметно уничтожаеть ее, довольствуясь привнаніемъ одной лишь собственности неполной.

Чёмъ же объяснить всё эти противорёчія и неясности въ законахъ о землевладёніи? Они объясняются одною коренною ошибкою—смёшеніемъ поземельныхъ правъ со всякими другими имущественными правами, желаніемъ во что бы то ни стало подвести право на землю подъ общую рубрику права собственности.

Юристы до сихъ поръ не хотятъ видътъ принципіальной разницы между землевладъніемъ и другими видами имуществъ; всю эту разницу они сводять къ чисто внъшнему поверхностному признаку движимости и недвижимости. Земля есть для нихъ такая же вещь, какъ и всякая другая; только ее нельзя двинуть съ мъста или унести съ собою, а другія—можно. Вотъ и все. Взятъ

одинь только внешній физическій признакь, не имеющій самь по себъ нивакого юридическаго значенія, и по этой особенности производится деленіе вещей на категоріи. Можно ли придумать болве грубый пріемъ классификаціи? Если неподвижность земли есть единственная черта, отличающая ее оть прочихъ принадлежащихъ намъ предметовъ, то, конечно, и въ правахъ на землю и на другіе предметы возможно только наружное различіе, -- ибо объемъ нашего права не зависить отъ того, движется ли вещь или нътъ. Важнъйшія политическія и общественныя свойства земли, — не говоря уже о природныхъ, — совершенно исчезають въ этомъ опредвленіи и діленіи вещей. Именно ті стороны землевладенія, которыя резко отделяють его оть другихъ имущественныхъ правъ, игнорируются, стираются, а взамёнъ ихъ выдвигается признавъ, ничего не означающій и ни въчему не обязывающій. Юристы, начиная сь римскихъ, поступали въ этомъ отношеніи дедуктивно; они устанавливали возможно-широкія формулы и подъ нихъ подводели разнообразныя явленія, вмёсто того, чтобы сначала анализировать факты, опредёлить реальныя особенности явленій и затімь уже выводить свои дефиниціи. Римскій юристь, въ числъ тълесныхъ вещей, называеть и человъка, рядомъ съ землею, золотомъ и серебромъ, —причемъ человъвъ ставится послъ земли 1). Человъвъ, какъ предметъ частнаго обладанія, есть несомненно вещь движимая, и римская юриспруденція, придерживаясь внёшнихъ признаковъ, не дёлала различія между человыкомъ и прочими вещами, хотя и должна была отступать отъ этой логической последовательности въ своихъ спеціальныхъ определеніяхъ о рабстве. Римское право не проводить надлежащей границы между вещами движимыми и недвижимыми; самаго этого дъленія нъть въ "Институціяхъ". Для всъхъ вообще вещей устанавливаются почти одни и тъ же юрилическія понятія. "На этомъ примъръ, — замъчаетъ Іерингъ, — подтверждается сущность римской абстранціи. Черезь естественныя различія вещей проникаеть она до понятія вещи, и им'вя уже д'вло съ нимъ однимъ, она устраняеть вліяніе естественнаго элемента, такъ что не понятіе приспособляется къ содержанію, а, напротивъ, содержаніе-къ составленному напередъ понятію".

Но несправедливо было бы считать римское право отвётственнымь за упорную односторонность позднёйшей юриспруденціи. Въ римскомъ правё есть слёды другого дёленія вещей, основаннаго, очевидно, на реальныхъ условіяхъ жизни, а не на произ-

<sup>1)</sup> См. "Институціи" имп. Юстиніана, кн. II, tit. II, § 1 и др.

вольныхъ поверхностныхъ признакахъ. Древнее право Рима строго различало поземельныя права оть всякихъ другихъ; первыя подлежали особымъ началамъ, требовали торжественныхъ обрядовъ для пріобрътенія и нередачи, при участіи свидътелей — членовъ общины; къ этой категоріи относятся права на землю, сельскую и городскую, на строенія, на рабовь и скоть, на сельскіе сервитуты. Землевладение со всеми его ховяйственными принадлежностями было, такимъ образомъ, поставлено внв обычнаго гражданскаго оборота; оно предполагало господство, доступное только римскимъ гражданамъ и обнимавшее только италійскую землю, гдъ дъйствовало право квиритовъ. Въ этомъ заключалось вначеніе стариннаго деленія вещей на res mancipi и nec mancipi 1). Съ точки зрвнія отвлеченной логики это двленіе не удовлетворало позднайшихъ юристовъ; оно не соотватствовало требованию единства и стройности логическихъ понятій, такъ какъ удёляло слинкомъ много мъста реальнымъ различіямъ и особенностямъ явленій. Любопытно, что и теперь еще экономическій и общественный смысль римской классификаціи понимается юристами не всегда вёрно. Профессоръ Муромцевъ въ своемъ почтенномъ курсв римскаго гражданскаго права объясняеть, что вещи, изв'ястныя подъ именемъ res mancipi, т.-е. поземельные участки съ ихъ принадлежностями, ранбе другихъ вещей вошли въ гражданскій обороть и что только впоследствіи стали служить предметомъ сдълокъ и другія вещи-одежда, всякаго рода матеріалы, оружіе, домашняя утварь и рабочія орудія; относительно этихъ продуктовъ труда не существовало строгой собственности, и полвленіе ихъ въ гражданскомъ быту не было даже предусмотрвно терминологіею закона <sup>2</sup>). Въ дъйствительности дело объясняется какъ разъ наоборотъ; повсюду земля горавдо позднве прочихъ вещей становится предметомъ частнаго оборота, она долго сохраниетъ свой общественный и политическій характеръ; распредъленіе, пріобратеніе и переходъ участковъ изъ рукъ въ руки совершаются при ближайшемъ участіи містныхъ общинь и подъ постояннымъ контролемъ публичной власти; право частной собственности на землю еще не признается въ первоначальный періодъ общественнаго развитія. Другое дело-продукты человіческаго труда, обычныя движимыя вещи, драгоценные металлы и т. п.; они входять въ сферу исключительнаго и полнаго господства

<sup>4)</sup> Собственно "res mancipii"—предметы господства, связанные съ личнымъ и общественнымъ положениемъ владъльцевъ, а "res пес mancipi"—всъ остальныя вещи.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Гражданское право древняго Рима, проф. С. Муромцева (М., 1888), стр. 54—7.

отдельных в лиць, передаются свободно изъ рукъ въ руки, составияють предметь всевозможных сделовь съ самых раннихъ временъ, безъ всяваго участія и вибшательства общинъ или государства. И объ этомъ разрядѣ вещей проф. Муромцевъ утверждаеть, что онъ подлежали менъе развитому праву собственности, не имъвшему даже имени. Совершенно другого вагляда держится англійскій ученый сэръ Генри Мэнъ, котораго г. Муромцевъ справедливо ставить въ образецъ юристамъ-теоретикамъ. Между прочимъ, по мивнію Мэна, "возведеніе скота на степень res тапсірі могло обусловливаться желаніемъ сохранить скоть для земледвиня, такъ какъ оно двлало его отчуждение и употребление въ качествъ жънового орудія весьма затруднительнымъ" 2). Т.-е. поземельные участки и принадлежности сельского хозяйства, въ вачествъ гез тапсірі, не только не были главнымъ предметомъ оборота, какъ думаетъ г. Муромцевъ, а напротивъ, только съ большимъ трудомъ поддавались требованіямъ имущественнаго обращенія.

Въ сущности, деленіе вещей на "res mancipi" и "nec manсірі", независимо отъ физическихъ признавовъ движимости или ведвижимости, настолько лежить въ природъ вещей, что оно существуеть понынь во всёхь законодательствахь, хотя и въ занаскированномъ видъ. Вездъ поземельныя имущества подчиняются особому болве сложному и торжественному порядку пріобрвтенія и распоряженія, при участів и контролів публичной власти; вводъ во владеніе играеть теперь такую же роль, вакъ согласіе. общины и сосёдей въ былое время; сохранился отчасти даже тоть отличительный признакь, что вемлею можеть владёть только полноправный гражданинь страны; оть законодательства зависить устраненіе инвестныхъ элементовь оть земленладенія, тогда какъ объ этомъ нътъ и ръчи относительно другихъ имущественныхъ правъ. Земля и связанные съ нею интересы составляютъ повсюду сапостоятельную область, съ преобладаніемъ общественнаго элемента; и темъ не менъе, юристы упорно не желаютъ видеть другой разницы, кром'в физической, между землею и другими вещами, усиливаются втиснуть землевладение въ общія рамки вещнихъ правъ и, во что бы то ни стало, связывають важныя фактическія и юридическія различія съ поверхностнымъ и неподходящить деленіемъ вещей на движимыя и недвижимыя. Это последнее деленіе приводить юристовь къ целому ряду искусственныхъ вомбинацій, исключеній и фикцій, причемъ теряется уже есте-

<sup>1)</sup> Сэрь Геври Мэнъ, Древивнивая исторія учрежденій (р. пер.), стр. 120.

ственный смыслъ самаго признака, положеннаго въ основу классификаціи. Законодательство вынуждено отступать отъ обычнаго значенія употребляемыхъ словъ, объявлять движимыя вещи-недвижимыми, въ виду тёсной связи ихъ съ сельскимъ хозяйствомъ и важности ихъ для земледъльцевъ. Въ кодексахъ перечисляется длинный списокъ вещей, признаваемыхъ недвижимыми "по назначенію", — таковы рабочій скоть, земледізльческія орудія, сімена и нужные запасы, удобреніе, солома, медовые соты, все необходимое для эксплуатаціи кузницъ и подобныхъ заведеній (art. 524 франц. и 413 итальянскаго улож.); сюда же причисляются по французскому кодексу голуби съ голубятенъ, кролики, рыбы въ прудахъ и пр. Мало того, самыя права на вещи становятся также въ разряды вещей недвижимыхъ или движимыхъ; такъ по саксонскому уложенію, "права на недвижимыя вещи, за исключеніемъ ипотекъ, а также права, связанныя съ недвижимыми вещами, причисляются къ недвижимымъ вещамъ, другія права-къ движимымъ" (ст. 60 и 70). Тутъ мы видимъ уже полную путаницу понятій. Обыкновенный смысль словь извращается, создается весьма сложная система неясностей и недоразумений, законъ впадаеть въ запутанную казуистику, для определенія различныхъ случаевъ, когда движимыя вещи разделяють судьбу недвижимыхъ, — и все это для чего? Чтобы сохранить классифивацію, не имъющую смысла и не соблюдаемую самимъ закономъ. Если дъленіе вещей на движимым и недвижимым не совпадаеть съ различіемъ предметовъ по важности ихъ въ народной жизни и въ глазахъ законодательства, если деленіе это не выдерживается ни однимъ изъ кодексовъ и приводитъ къ крайней путаницъ, то зачемъ же оставаться при этомъ первобытномъ деленіи? Нужно много юридической тонкости, чтобы объявлять, напримъръ, такія преимущественно подвижныя вещи, какъ голуби или кролики, недвижимыми; это можеть даже казаться насмёшкою для здраваго смысла обывновенныхъ смертныхъ.

Нашъ Сводъ законовъ остается уже болье последовательнымъ; въ немъ не делается попытки насиловать природу, ради отвлеченныхъ определеній, но зато оставлены безъ охраны предметы, составляющіе настоящія "res mancipi" по другимъ кодексамъ. У насъ причислены къ движимымъ вещамъ—и земледельческія орудія, лошади, скоть, хлюбъ сжатый и молоченный, всякіе припасы, выработанныя на заводахъ наличныя руды, металлы и минералы, всякаго рода инструменты и матеріалы, и все то, что изъ земли извлечено (ст. 401). Законъ принимаеть во вниманіе природныя свойства вещей и теряеть изъ виду ихъ зна-

теміє въ народномъ хозяйствѣ; жизненные интересы приносятся въ жертву принятой разъ классификаціи. Но и нашъ законъ впадасть въ противорѣчіе съ дѣйствительностью, объявляя движиностью золотосодержащіе пріиски, отводимые частнымъ лицамъ
на казенныхъ земляхъ для разработки (ст. 403), хотя эти пріиски,
очевидно, не обладають свойствами подвижности и не могутъ быть
отдѣлены отъ почвы.

## Ц.

Итакъ, въ современныхъ законодательствахъ дается совершенно невърная постановка принципіальному вопросу о позенельной собственности. Земля разсматривается, какъ одинъ изъ иногочисленныхъ предметовъ нашего обладанія, безъ взякаго внинанія къ ея природному и общественному значенію. Законъ трактуеть о вещахъ вообще, раздёляеть ихъ на движимыя и педвижимыя, затёмъ усложняеть это дёленіе цёлымъ рядомъ фикцій и въ концовь, такъ или иначе, выдёляеть поземельнить правамъ самостоятельное место, обставляя ихъ условіями и формальностями на подобіе римскихъ res mancipi. Съ другой стороны, подведение земли подъ понятие вещей вообще влечетъ за собою стремленіе подвести и право на землю подъ понятіе о собственности вообще. Ошибка въ обобщении и классификаціи ведеть въ важнымъ юридическимъ последствіямъ; а priori устанавливается принципъ абсолютной собственности для всёхъ вообще предметовъ и искусственно навязывается землевладенію, которое подъ эту формулу не подходить, — съ допущениемъ только необходинхъ изъятій и ограниченій. Ясно, что подобная система не видерживаеть критики; вм'есто того, чтобы приспособлять явленія тъ понятіямъ, нужно действовать наобороть—нужно прямо призвать существующія коренныя различія, отказаться оть ненужнаго и неудачнаго деленія вещей на движимыя и недвижимыя, поставить поземельное право отдёльно отъ прочихъ имущественнихь отношеній и регулировать это право независимо оть началь, примънимыхъ лишь къ предметамъ, находящимся въ нашей безусловной и неограниченной власти. Поземельное право естественнить образомъ обниметь отношенія, касающіяся и недвижимыхъ н движимыхъ вещей; не понадобится тогда обычныя принадлежности сельскаго хозяйства — земледельческія орудія, рабочій скоть и т. п., объявлять недвижимыми, вопреки очевидности. Законъ избавится оть излишнихъ противоречій и путаницы. Возстановится необхопримя связь закона съ жизнью, и изъ юридической терминологіи

будуть вычервнуты названія, несогласныя съ обывновеннымъ смысломъ словъ. У насъ вемля, по отношенію въ владальцу, называлась вотчиною, пом'єстьемъ, им'єніемъ, но нивогда вещью, ни даже имуществомъ; поздніє, подъ вліяніемъ завоновъ, принято говорить иногда о недвижимости. Для обозначенія правъ землевладальца сл'єдовало бы возстановить старый терминъ вотчиннаго права, какъ оттіняющій спеціальное значеніе поземельныхъ правъ, въ отличіе отъ права собственности на вещи въ обычномъ смысліє этого слова. Существованіе особаго термина устранило бы отчасти наклонность смішвать дв'є различныя категоріи правъ, им'єющія между собою очень мало общаго.

Принципіальное различіе между землею и вещами въ собственномъ смыслъ, по отношенію къ гражданскому праву, можетъ быть формулировано такъ: земля, составляя предметь частнаго владенія и пользованія, подлежить въ то же время господству политическому и общественному, какъ часть государственной территоріи; другіе же виды имуществъ и вещей никакихъ другихъ правъ, кромъ чисто-частныхъ, надъ собою не имъютъ. Извъстное употребленіе вещей можеть быть запрещено для собственника, въ интересахъ безопасности или общаго блага; законъ можетъ налагать руку на извъстныя вещи въ случаяхъ крайней необходимости, — напримъръ, отбирать лошадей для войска или предписать принудительную продажу хльба, скрываемаго въ складахъ, когда народу угрожаеть голодъ. Но эти исключительныя меры не вытекають изъ природы вещей; собственникъ всегда остается единственнымъ обладателемъ своей вещи, онъ можетъ употребить ее и уничтожить по своему усмотренію, — онъ на это иметь право, которое и осуществляеть на дёлё, не опасаясь столкновенія съ какимъ-либо другимъ постороннимъ или высшимъ правомъ. Земля же по существу подчинена непрерывному действію публичной власти и разнообразнымъ вліяніямъ человъческаго общежитія; она ни въ вакомъ случав не можеть уйти отъ этого господства интересовъ, чуждыхъ и иногда враждебныхъ землевладъльцу. Имъя обязательное политическое и общественное значеніе, земля въ то же время служить мъстомъ для пребыванія людей и вещей; эти дюди имъють извъстныя права, которыми необходимо ограничиваются полномочія владёльца. Воть почему землевладъніе, по своимъ естественнымъ условіямъ, не можетъ никакимъ образомъ растянуть свои предёлы до размёровъ полной частной собственности, и всё усилія въ этомъ направленіи составляють роковую ошибку, пагубную для землевляденія и для всего вообще народа.

Взглядь на землю, какъ на простое недвижимое имущество, какъ на одинъ изъ видовъ капитала, оказался разорительнымъ для владъльцевъ, для сельского хозяйства и для народного благосостоянія въ большей части Европы. Принципъ полной свободы распораженія и сдёловъ, примененный въ земле, привель въ повсемъстному кризису, изъ котораго пока еще не видно нормальнаго исхода. По справедливому замъчанію Лоренца Штейна, "неограниченнымъ правомъ частной собственности и совершеннымъ разложеніемъ всёхъ общественныхъ, корпоративныхъ элементовъ, связывавнихъ отдёльныя владёнія, девятнадцатый вёкъ подчиниль все землевладение въ Европе господству денежнаго капитала, и этотъ процессъ подвигается медленно и неудержимо впередъ, нодобно распаденію скалы, подмываемой волною. Начало абсолютноличнаго права дошло до своего обратнаго вырожденія, и старый порядокъ феодальной системы съ барщиною и повинностями возстановляется вновь. Свобода собственности, благодаря приравненію ея въ вапиталу, уничтожила свободу мелкаго владенія, и опять появились господа и рабы, въ качествъ новыхъ землевладъльцевъ и нодваестныхъ имъ поселянъ" 1). Поощряемое завономъ, воззрвніе на землю какъ на капиталь содвиствовало тому, что владальцы повально превращаются въ неоплатныхъ должниковъ, что они вытёсняются ростовщивами и скупщивами, что образуются новыя латифундіи для эксплуатаціи нужды крестьянства въ вемлі. Разсматривая вемлю, какъ капиталъ, владъльцы видятъ въ ней не только источникъ правильныхъ ежегодныхъ доходовъ, но и номинальную денежную ценность, которую можно реализировать въ кредитномъ обществъ; законъ, не дълая различія между вемлею н другими имуществами, даетъ капиталу всв орудія для разрушительной экзекуціи относительно землевладінія и не заботится нисколько о судьбъ послъдняго. А между тъмъ, землевладъніе по свойствамъ своей производительности не можетъ соперничать съ капиталомъ и исправно давать одинаковые проценты; какой-нибудь неурожай, появленіе вредныхъ насікомыхъ, затрудненіе сыть продуктовь и общій упадокь цінь-все это сразу отдаеть выдыльцевъ во власть повемельных рбанковъ; массы именій промотся съ публичнаго торга и пріобретаются аферистами, разсчитывающими на вырубку лесовъ, на сдачу участковъ арендаторамъ по невовможно высовимъ ценамъ и на процебтание питейнаго гиа взаивнъ сельско-хозяйственнаго. Ипотечная система значи-

<sup>&#</sup>x27;) Die drei Fragen des Grundbesitzes und seiner Zukunft, von Dr. Lorenz von Stein (Stuttg., 1881). S. 121, 177 m gp.

тельно облегчаеть это разрушение поземельной собственности; она вносить стройный порядокъ въ дѣло систематическаго подавленія земель долгами и обезпечиваеть легкое удовлетворение кредиторовъ цѣною банкротства землевладѣнія.

Возрастаніе долговъ и невозможность ихъ уплаты зависять далеко не всегда отъ вины владельцевъ; ипотечные долги наростають при переходъ имъній по наслъдству, когда обезпечиваются денежныя выдачи сонаследникамъ, а также при переходе земель изъ рукъ въ руки, когда недоплаченная часть покупной суммы остается на именіи въ виде срочнаго долга. Такъ какъ земля уподобляется капиталу, то ценность ея определяется не въ виде средней ежегодной ренты, а въ видъ капитальной суммы, величина которой зависить оть размівра процента, приносимаго землею; поэтому и денежная ценность именій колеблется вместе съ измвняющимся процентомъ ихъ доходности. Въ счастливые годы, при временномъ увеличении доходовъ, ценность земель считается выше, норма кредита соответственно увеличивается, и ипотечные долги растуть; но годы обилія проходять, цёны падають, а непом'врно возросшіе долги остаются. Этимъ объясняется тоть странный факть, что при публичной продажё имёній ипотечные кредиторы часто не выручають значительной части своихъ денегь; такъ въ Австріи, съ 1875 по 1879 годъ, при продажв 36,700 нивній изь разряда мелкихь и среднихь, кредиторы потеряли 63.712,500 гульденовъ. До кавихъ колоссальныхъ размеровъ доходить задолженность землевладенія при господстве взгляда на землю, какъ на обывновенное имущество, подлежащее полному личному обладанію и неограниченной свобод'в сділокъ, --объ этомъ можно судить по следующимъ цифрамъ. Во Франціи въ 1877 году общая сумма ипотечныхъ долговъ составляла около 15 милліардовъ франковъ. Съ 1840 года долги возрасли на 6,778 мил., такъ что они увеличивались на 188 мил. ежегодно. Въ Австрін съ 1871 до 1879 г. внесено новыхъ долговъ въ ипотечныя книги на сумму почти въ три милліарда, и за этотъ же періодъ времени погашено долговъ посредствомъ экзекуцій на 2 милліарда 40 мил., такъ что за эти девять лътъ дъйствительное увеличение повемельныхъ долговъ опредвляется въ 938.013,435 гульд. Въ числъ трехъ милліардовъ новыхъ долговъ, крупное землевладъніе фигурируетъ съ цифрою сравнительно скромною — въ 412.075,446 гульд.; мелкое же и среднее землевладение обременено вновь на 1.625.982,132 гульд. Вивств съ твиъ и количество экзекуцій увеличилось въ грандіозныхъ размёрахъ; съ 1875 по 1879 г. продано крупныхъ имъній на сумму около девяти милліоновъ, а

нелых и средних участковъ продано съ аукціона 37,471 на суму 78.621,778 гульд. Въ теченіе пяти лѣтъ утроилось число участковъ, продаваемых ежегодно для удовлетворенія капиталистовъ, причемъ и капиталисты остаются въ накладѣ, и владѣльцы превращаются въ пролетаріевъ 1). Это какое-то безпѣльное взаимное истребленіе, охватывающее все большій и большій кругъ интересовъ; этотъ истребительный процессъ сталъ возможнымъ пиеню благодаря приравненію земли къ капиталу — благодаря тому, что къ землѣ примѣняются тѣ же юридическія понятія, тѣ же законныя мѣры взысканія, какъ и къ вещамъ движимымъ. Между тѣмъ, земля можеть отвѣчать только своею производительностью, своею доходностью, своею рентою, а нивакъ не номивыьною своею цѣнностью, подобно имуществу денежному.

Перспектива постепеннаго упадка землевладенія и земледельческаго иласса породила въ Европъ новое явленіе: проповъдниками аграрной реформы выступили самые консервативные элементы общества, врупные землевладёльцы въ союзё съ крестьянскимъ населеніемъ. Въ Германіи образовался "вестфальскій крестьянскій союзь" подъ руководствомъ барона фонъ-Шорлемеръ-Альста; программа этого союза имъетъ въ виду главнымъ образомъ сограненіе цілости крестьянских участковь и сокращеніе долговь при помощи кредита въ земскихъ банкахъ, на условіяхъ ежегоднаго процентнаго погашенія. Въ ряду поземельныхъ программъ эслуживаеть вниманія проекть изв'єстнаго ученаго Шеффле, бывшаго австрійскаго министра. Онъ предлагаеть объединить ипотечные долги и облегчить способы ихъ покрытія посредствомъ соединенія землевладъльцевь въ союзы мұстные и провинціальные, съ имперскимъ во главъ. Одинъ изъ наиболъе дъятельныхъ представителей аграрнаго движенія въ Австріи, фонъ-Фогельзангъ, требуеть погашенія, при помощи государства, существующихъ ипотечныхъ долговь въ той части ихъ, которая превышаетъ норму, вивощую быть установленною закономъ; всв мелкіе и средніе выдыцы должны быть освобождены оть долговъ путемъ госумарственнаго кредита, а на будущее время обременение этихъ земель долгами должно быть запрещено.

Все чаще раздаются голоса въ пользу совершенной отмъны мотечнаго кредита, въ его нынъшнихъ формахъ. Противъ этой . заманчивой, но губительной системы ратовалъ еще Родбертусъ, бывшій прусскій министръ и землевладълецъ; въ этомъ же смыслъ высказывается профессоръ Лоренцъ Штейнъ. Авторъ брошюръ о

<sup>1)</sup> Сведенія объ этомъ у Лоренца Штейна, стр. 197- 200

соціальной реформів, далеко не радикаль, Францъ Штёпель, въ выпедшей недавно книжкі о вемлевладіній подробно доказываеть необходимость упраздненія ипотечной системы и выкупа долговы при помощи государства 1). Во многихь містахь Германій кредить навазывался землевладільцамь и доводился до крайняго максимума, съ цілью ускоренія продажи иміній. По мірів обремененія земель долгами и перехода ихъ въ руки кредиторовь, измінялся и характерь хозяйства; главнымь источникомь дохода явились кабаки, число которыхь за десять літь до 1879 года увеличилось въ имперіи на 220/0.

Печальныя посявдствія злоупотребленій повемельнымъ кредитомъ даютъ себя сильно чувствовать и у насъ; городскіе и сельскіе участки, дома и имінія, сділались предметомъ спекуляцій; они покупаются и перепродаются ради барыша, цінность ихъ искусственно поднимается, и домовладільцы предпочитають оставлять у себя пустыя квартиры, чімъ понижать ихъ высовія ціны, опреділяющія номинальную стоимость домовъ и слідовательно размірь кредита въ банкахъ. Земля не выдержала уподобленія ея движимымъ вещамъ; такъ называемая мобилизація землевладівнія, стремленіе пустить землю въ обороть, въ качестві товара, повальное закладываніе иміній и домовъ съ фантастическою цілью пріобрівсть даромъ капиталы безъ потери заложенныхъ имуществъ, — все это поддерживалось и развивалось подъ вліяніемъ ложной идеи объ отсутствіи принципіальной разницы между денежнымъ имуществомъ и поземельнымъ.

Замъчательно, что въ Англіи, странъ феодальнаго землевладьнія, гдъ повемельные собственниви суть какъ бы мелкіе государи съ политическою властью, — въ Англіи преобладаетъ другое возаръніе на землю, даже по отношенію къ долгамъ. Въ послъдніе 30 лътъ въ Соединенномъ королевствъ было выдано владъльцамъ въ ссуду 15 милл. ф. ст., съ періодическимъ погашеніемъ; ивъ этой суммы 8 милл. дано было государствомъ— на улучшеніе земли, дренажи, постройки и т. п. Въ 1873 году произведено было парламентское слъдствіе о результатахъ, достигнутыхъ унотребленіемъ этихъ займовъ; коммиссія палаты лордовъ нашла, что въ большинствъ случаевъ результаты были успъшны, что улучшенія окупились. Коммиссія при этомъ выразила мивніе, что "можно бы признать аномаліею—подобный контроль правительства надъ частными сдълками и ихъ нослъдствіями: это было законно,

<sup>&#</sup>x27;) Franz Stöpel, Sociale Reform, IV — V, Der Grundbesitz mit besonderer Beziehung auf dessen Lage in Deutschland, Leipz. 1885, crp. 107—126 m xp.

пока деньги получались владъльцами въ видъ общественнаго займа; но вогда улучшенія стали производиться на средства частныхъ обществъ и лицъ, то правительственная организація надзора и контроля, дъйствовавшая вообще хорошо, сохранена была парламентомъ на томъ основаніи, что улучшеніе почвы въ странт составляеть дело публичнаго интереса" 1). Этоть элементь публичнаго интереса быль забыть въ другихъ законодательствахъ, по отношению въ землевладению. Въ частности, относительно способности именій обременяться долгами, знаменитый сэръ Роберть Пиль, при внесеніи въ палату своего закона о дренажі, въ 1848 г., висказаль принципь, что "никакое обременение не должно быть утверждаемо закономъ, если оно не объщаеть болъе значительнаго прибавочнаго дохода, чвить ежегодная сумма погашенія долга". Этоть принципъ предполагаеть признаніе спеціальных в свойствъ землевладенія, которыми оправдывается контроль государства, не имьющій мьста въ другихъ сферахъ имущественнаго оборота.

Такимъ образомъ, сказанное нами выше сводится въ слъдующить положительнымъ ваключеніямъ: 1) дъленіе вещей на движимыя и недвижимыя, какъ слишкомъ поверхностное и не могущее быть проведеннымъ вполнъ послъдовательно, безъ ущерба для дъйствительной живни, — не должно найти себъ мъста въ будущемъ нашемъ гражданскомъ уложеніи; 2) законъ должень избігнуть общаго опредъленія права собственности, которое обничало бы и право на землю; 3) поземельныя права не должны подлежать тъмъ нормамъ, которыя установлены для правъ на вещи и имущества вообще, а должны быть регулированы самостоятельно, подъ названіемъ повемельныхъ и вотчинныхъ правъ, съ предоставленіемъ значительнаго простора элементу публичнаго интереса.

## Ш.

Право частной собственности на землю получило свои современныя очертанія въ концѣ прошлаго столѣтія. До этой эпохи землевладѣніе въ Европѣ представляло какъ-бы двухъ-этажное заміе: внизу было владѣніе зависимое, крестьянское, выросшее на почвѣ земледѣльческаго труда, а вверху—владѣніе привиллегированное, съ оттѣнкомъ политическаго господства. Между этими лвумя категоріями вотчинныхъ правъ существовали опредѣленныя

<sup>1)</sup> The landed interest and the supply of food, by James Caird, Lond. 1878, cap. 82-6, 106 m xp.

отношенія, неодинавовыя въ различныхъ странахъ; но общая черта этихъ отношеній заключалась въ томъ, что крестьянство лишено было значительной доли своихъ земель и сохраняло остатки своихъ достояній только цёною тяжелыхъ повинностей на пользу владёльцевъ.

Привиллегированное землевладаніе, которое постепенно поглощало собою повемельныя права мелкихъ собственниковъ и поселянъ, имъло своимъ источникомъ и основаніемъ политическую власть. Сподвижники королей, ихъ рыцари и чиновники получали въ кормленіе извёстныя пространства земли, населенныя крестьянствомъ; имъ предоставлено было пользоваться частью доходовъ поседянъ, въ видъ оброковъ и податей, а взамънъ они обязаны были повиновеніемъ и службою сюзерену. Эта раздача земель вмёсто жалованья имёла условный и личный характеръ; земля оставалась за вассаломъ, пока онъ исполняль свои служебныя обязанности, и могла быть отбираема въ случав ихъ неисполненія или нарушенія. При слабыхъ короляхъ феодалы добились права передавать свои поместья по наследству. Даже должностныя лица, командиры и судьи, получавшіе изв'єстныя области въ управленіе, превращались сначала въ насл'ядственныхъ сановнивовъ, а потомъ въ настоящихъ владъльцевъ тъхъ обширныхъ земель, которыми они призваны были управлять. Во Франціи, при галло-римскомъ владычествъ, народъ платилъ определенный обровъ съ земли и подушную подать въ пользу фиска; сь установленіемъ феодальныхъ владёній эти-же платежи поступали въ пользу мъстныхъ правителей и сеньоровъ. Сначала казалось безразличнымъ для народа, кому и для чего платить подати-въ казну ли для государственныхъ потребностей или феодальнымъ владельцамъ, заменившимъ собою государство. Но ръзкая перемъна сказалась очень скоро. Сеньоры собирали не только чиншъ и подушную подать, но и множество другихъ взносовъ, подъ разными видами и предлогами; въ силу своего права управленія, они требовали отъ жителей исполненія тіхъ натуральныхъ повинностей, которыя прежде исполнялись во имя общественнаго интереса. Они взимали въ свою пользу существовавшія при римской имперіи пошлины съ насл'ядствъ и продажъ, сборы таможенные, мостовые, дорожные, налоги прямые и косвенные. Въ качествъ судей, они пользовались денежными штрафами и вонфискаціями имуществъ. Еще Юстиніанъ обращалъ вниманіе на то, что "судьи (названные впоследствіи графами) притесняють народь, налагають на него чрезмерные платежи и требують еще вдобавокъ особыхъ услугъ, крайне обремени-

тельных для поселянь". Впоследствін, незаконныя взятки и благодарности, получаемыя судьями, облекаются въ форму обязательных и постоянных взносовь. Законы неоднократно осуждали это взиманіе подарковъ при отправленіи правосудія; но не смотря на всъ запрещенія, создается оригинальное право на полученіе даровъ, пособій и приношеній, сначала добровольныхъ, а потомъ принудительныхъ. Размёръ и количество взносовъ опредёлялись доброю волею сеньора; поздиве они были ограничены известными случаями или замёнены двойнымъ поземельнымъ сборомъ. "Мы узнали, — говорится въ одномъ законъ XIV въка, что графы и ихъ помощники или вассалы требують съ народа уплаты какихъ-то повинностей и исполненія различныхъ услугъ. Они установили также обычай заставлять поселянь работать въ ихь подяхъ, собирать жатву, свять, боронить, возделывать землю шугомъ и сохою. Справедливо было-бы освободить народъ отъ этого противозаконнаго гнета, который побуждаеть людей поидать свои земли". Законъ выражался уже въ формъ пожеланій, болье или менье мимолетныхъ и безсильныхъ. Вассалы, имъвшіе оть короля или могущественнаго феодала обширныя бенефиціи, завладъвали сосъдними землями, крестьянскими или государственними; то же самое дълали герцоги и графы, представители центральной власти. Уже Карль Великій публично констатироваль тоть факть, что королевскія (т.-е. государственныя) владёнія расхищены и обращены въ частную собственность. Свободные аллодальные владельцы принуждены были отдаваться подъ защиту сильныхъ или подъ покровительство церкви; прежніе собственники превращаются въ подвластныхъ, зависимыхъ владёльцевъ. Это становится общимъ правиломъ, обязательнымъ для всёхъ; поселяне, не прогнанные съ земли, делаются чиншевиками. Установися принципъ, что "нътъ вемли безъ сеньора", — принципъ, вполив понятный и естественный, если вспомнить, что феодалы представляли собою политическую власть; и теперь нъть земли, свободной оть политического господства. Въ силу этого началавсв незанятыя и общинныя земли, леса и пастбища, которыми искони пользовались крестьяне, считались принадлежащими сеньору; попытки превратить это номинальное право въ действительное вызывали повсюду жалобы, а иногда кровавый отпоръ.

Подъ властью сеньоровъ поселяне и чиншевые владъльцы сотраняли, однако, вотчинныя права на землю, продавали свои участки и распоряжались ими подъ условіемъ извъстныхъ взносовъ. Собственность оказалась раздъленною: — однимъ принадлежало высшее право, dominium directum, а другимъ — право низшее, dominium utile; первое имъло по преимуществу политическій характерь и связано было съ полученіемъ разнаго рода сборовъ и повинностей, а второе—обнимало все фактическое хозяйственное содержаніе землевладёнія. Съ отпаденіемъ господства сеньоровъ, должна была естественно возстановиться полноправная крестьянская собственность въ тёхъ предёлахъ, въ какихъ она оставлена была феодализмомъ.

Многіе юристы, а за ними и историки, слёдуя строго-формальной точкі зрівнія, находили настоящее первоначальное право собственности на сторон'є сеньоровъ, такъ какъ послёдніе обладали документами, которыхъ въ большинстві случаевъ не имівли поселяне. По мнівнію юристовъ, земли, находивніяся въ пользованій крестьянъ и подлежавшія платежу оброка въ пользу сеньора, перешли въ наслідственное владініе земледівльцевъ только по снисхожденію феодаловъ, заботившихся лишь объ исправномъ полученіи ренты. Діло представляется въ такомъ видів, что сеньоры отдавали с в о ю землю врестьянамъ для обработки и впослідствій позволили имъ даже распоряжаться отведенными имъ участками, съ единственною обязанностью уплаты извістныхъ повинностей денежныхъ и натуральныхъ. Крестьяне-же по недоразумівню считали эту "наслівдственную аренду" своєю собственностью, и ихъ взглядъ восторжествоваль во время революців 1).

Это мивніе, очевидно, не выдерживаеть критики. Крестьянское землевладение существовало раньше появления феодализма. Сеньоры завладъвали не пустынями, въ которыхъ приходилось бы еще устраивать земледеліе, а готовыми, искони обрабатываемыми землями, населенными трудящимся крестьянствомъ. Весь смыслъ владенія для сеньоровъ заключался въ томъ, чтобы получать съ мъстныхъ поселянъ опредъленную часть продуктовъ или денегъ. Пом'вщики не им'вли повода изм'внять составь и распред'вленіе деревень, платившихъ имъ оброкъ. Крестьяне могли сидъть цълые въка на однихъ и тъхъ же мъстахъ, передавая изъ поволънія въ покольніе твердое сознаніе своихъ всегдащнихъ правъ на землю. Эти права были признаны законодательствомъ въ большей или меньшей мъръ. Французское учредительное собрание 1789 года не привело въ исполнение предположеннаго вынупа техъ повинностей, которыя имъли своимъ источникомъ договоры объ уступкъ земли со стороны сеньора. Въ 1793 году были уничтожены поземельные платежи и оброки, феодальные и чинше-

<sup>&#</sup>x27;) Такъ смотрить на дело даже Тэнъ въ "Les origines de la France contemporaine". См. также Paul Janet, Les origines du socialisme contemporain, P. 1863.

вие, безъ всякаго вознагражденія владальцевъ. Поселяне освобовдени были отъ обязанности выкупать свои собственныя старинния владанія.

Приблизительно подобнымъ же образомъ происходило феодальное раздвоеніе поземельной собственности въ остальной Европ'в. Значительныя отступленія замічаются только въ Англіи; тамъ нривиллегированные владёльцы, лорды, окончательно завладёли землею, и въ ихъ лицъ политическое господство поглотило собою свободное мелкое и крестьянское землевлядёніе. Короли раздавали обширныя пространства населенных земель подъ обычным условіемъ службы; нер'вдко встр'вчаются пожалованія отъ 30 до 100 гуфъ, т.-е. цёлыхъ водьныхъ селеній или отдёльныхъ большихъ хозяйствъ; раздавались также лъса и поля изъ государственных в земель. Предписывалось только не стонять поселянъ безь основательной причины. Общинныя крестьянскія вемли были подвластны лорду и мало-по-малу превращаются въ его собственность; право его было только ограничено правами пользованія, принадлежащими поседянамь, такь что участіе членовь общины въ общественномъ пастбище и лесе подводится юристами подъ понятіе сервитута, права въ чужой вещи. Съ теченіемъ времени общинныя земли прямо присоединяются къ непосредственнымъ владеніямъ лордовъ. Съ XV века особенно усиливаются жалобы на эти захваты, на систематическое устранение крестьянскихъ хозяйствъ и на превращение ихъ земель въ господскія настбища или въ охотничьи парки. Изредка принимались меры для противодъйствія произволу лордовь, но исполнители были ть-же крупные владъльцы, господствовавшіе въ парламенть и въ совътахъ короля. Королевская коммиссія, назначенная Генрихомъ VIII для изследованія дела, пришла къ печальному заключенію, что "повсюду можно видеть разрушенныя опустелыя жилища или вигнанныхъ поселянъ, земли которыхъ заняты подъ скотоводство, распространившееся въ необычайныхъ размврахъ": "овцы и рогатый скотъ, предназначенные служить людямъ пищей, по**храли** теперь самихъ людей", какъ выразился одинъ изъ члевовь этой коммиссіи, Джонъ Гэльсъ 1). Большинство мелкихъ и среднихъ владъльцевъ принуждено было или превратиться въ врендаторовъ, или покинуть свои земли. Такъ называемые "коштольдеры", права которыхъ удостовъряются лишь запискою вь бинт в помъстья (съ выдачею имъ копій, откуда и самое

<sup>1)</sup> Эрвинъ Нассе. О средневѣковомъ общинномъ землевладѣніи и огораживаніи выей въ Англіи XVI вѣка (р. перев.), стр. 95 и др.

названіе), подлежали до последняго времени множеству повинностей чисто-феодальнаго происхожденія. Между прочимъ, послі смерти такого владъльца помъщикъ можеть присвоить себъ лучшую часть его движимаго имущества, въ качествъ его привиллегированнаго наследника; известно, говорить Мэнъ, что алмазъ Питта и одна изъ знаменитыхъ картинъ Рубенса были только случайно спасены оть захвата по праву heriot'a, а зам'вчательнъйшая въ свое время породистая лошадь и дъйствительно была отобрана — только потому, что въ числъ имущества ихъ владъльцевъ было несколько клочковъ "копигольда" 1). За последнія тридцать леть эти привиллегіи лордовь сильно ослабели; обязанности "вопигольда" ограничены известною нормою, а по авту 1841 года онъ подлежать выкупу. Многочисленный нъкогда земледельческій классь вытёснень въ города, въ виде неимущихъ рабочихъ, а отчасти выселень за-море, въ отдаленныя колонів. Полвъка тому назадъ 1/5 часть всего рабочаго населенія Англія занята была земледъліемъ, — теперь только 1/10 часть. Земля сосредоточилась въ немногихъ рукахъ: болве 1/в части всей территоріи принадлежить аристократіи, въ числі 600 чел.; 1/4 часть принадлежить 1200 чел., причемъ на долю каждаго выпадаеть среднимъ числомъ 16,200 акровъ;  $\frac{1}{4}$ —6,200 чел. (каждому — 3,150), 1/4-принадлежить 50,770 чел., по 380 акровь, остальная  $\frac{1}{4}$  — 261,830 чел., по 70 акровъ. Земля Соединеннаго воролевства, по словамъ известнаго статистика Джемса «Кэрда, можеть считаться теперь почти всецьло обрабатываемою арендаторами; число ихъ въ Англіи и Шотландіи — 560 тыс., а въ Ирландіи — 600 тыс., а затімь остается безземельная масса сельскихъ работниковъ, батраковъ. Мелкіе собственники, уеотер'я попадаются еще иногда въ Англіи, но ихъ почти нътъ въ Шотландіи, и вообще число ихъ крайне незначительно.

Вопрось объ обезпеченіи правъ фермеровъ и о регулированіи аренднаго права на прочныхъ началахъ составляеть издавна предметь общественныхъ заботь въ Англіи; теперь выступаеть на очередь не менте важный вопрось объ устройствть быта простыхъ земледтвическихъ рабочихъ, зависящихъ отъ фермеровъ. Аграрныя затрудненія и нищенское состояніе возрастающей толпы пролетаріевъ составляють тажелый внутренній недугъ Англіи, и только счастливыя политическія условія избавили эту страну до сихъ поръоть роковой катастрофы. Возстановленіе крестьянскаго и вообще

<sup>1)</sup> Сэръ Генри Мэнъ, Древній законъ и обычай (р. перев., Москва 1884), стр. 239—40.

мелваго землевладёнія служить постоянною цёлью англійскаго законодательства въ новъйшее время; но государство не имъетъ въ занасв свободныхъ земель, --- земли розданы были когда-то въ руки немногихъ счастливцевъ въ въчное и потомственное владъніе. Въ 1869 году сдёланъ былъ крупный опыть образованія мелвой поземельной собственности въ Ирландіи: им'внія церкви, завлючавшія въ себ'в бол'ве десяти тысячь мелкихъ фермъ, были проданы крестьянамъ на выгодныхъ условіяхъ, преимущественно передъ другими покупателями, при содействіи казны. Такая-же ивра установлена была земельнымъ биллемъ 1870 года, съ меньшими, однако, результатами, --ибо продажа крестьянамъ не была обязательна, какъ въ первомъ случав. Общее положение дель весьма слабо поправляется полум'врами, и требованія коренной аграрной реформы раздаются все ръзче и настоятельные. Сами морды, въ силу историческихъ свойствъ англійскаго характера, ръпаются идти на встрвчу будущему и двлають заранве необходичия уступки поседянамъ-арендаторамъ; такъ дъйствуютъ они, напримъръ, въ нъкоторыхъ частяхъ Шотландіи. Въ палату общинъ внесень недавно проекть закона о возстановлении нарушенныхъ поземельныхъ правъ сельскихъ общинъ за последние 50 летъ, причемъ предполагается производство повсемъстнаго подробнаго стедствія о незаконныхъ захватахъ лордовъ за этотъ періодъ времени; но этотъ проектъ м-ра Джесси Коллингса, еслибы былъ даже принять, едва-ли могь бы возродить къ жизни разбитые элементы стараго земледвльческого быта Англіи.

Стремленіе возродить и даже создать крестьянское землевладеніе, гдв оно подорвано въ прошломъ, —выражается теперь съ особенною силою въ большей части государствъ западной Евроны. Въ Пруссіи крестьянство было поддержано реформами Штейна и Гарденберга, въ началѣ столѣтія; крестьяне признаны собственниками участковъ, которыми они пользовались наслѣдственно или ично, съ отрѣзкою въ первомъ случаѣ 1/3, а во второмъ 1/2 части земли въ пользу помѣщика; за это въ видѣ выкупа они уплачиван владѣльцамъ изѣъстный процентъ съ чистаго дохода надъвныхъ земель. Прежнія натуральныя повинности переведены на деньги. Въ 1850 году нѣкоторыя изъ этихъ повинностей отчѣнены, а другія признаны подлежащими выкупу. Устройство крестьянъ собственниковъ на подобныхъ же началахъ, съ выкукомъ надѣловъ, состоялось и въ остальной части Германіи, и въ Австріи, при помощи государственнаго кредита.

## IV.

Такимъ образомъ, законодательства, по мъръ возможности, старались возстановить нормальныя условія землевладѣнія; при этомъ строго проводился принципъ полной личной собственности на землю. Остатки сельской общины уничтожались систематически въ томъ предположеніи, что они неразрывно связаны съ средневѣковымъ феодальнымъ строемъ. Общинный бытъ считался несовиѣстимымъ съ интересами правильнаго и разумнаго сельскаго хозяйства. Въ прусскомъ ландрехтѣ постановлено прямо, что "общественное пользованіе землею, практикуемое многими жителями деревень или сосъдними владѣльцами, должно быть по возможности отмѣнено, для блага земледѣльческой культуры" (I Th., XVII tit., § 311).

Во Франціи общинная жизнь крестьянства действительно поощрялась феодальнымъ режимомъ. Подъ вліяніемъ гнета сеньоровъ населеніе должно было теснее сплотиться и замкнуться въ своихъ общинахъ. Сельская община замътно развивалась послъ уничтоженія кріпостного права, оказавшагося невыгоднымъ для владельцевъ. Свободные люди могли лучше работать и больше платить за землю, а круговая порука общинъ болве обезпечивала сеньоровъ въ исправномъ получении ренты. Поэтому феодалы вполнъ допускали развитіе общинныхъ порядковъ, и даже прямо содъйствовали ихъ установленію. Общины самостоятельно завъдывали своими дёлами, выбирали старшинъ, назначали цастуховъ и сторожей, исправляли деревенскую церковь, свои дороги и общественныя постройки, и наконецъ распредъляли повинности между обывателями. Существовали также земледёльческія общины съ болве спеціальнымъ характеромъ-настоящія общежитія, съ общими работами и съ дележомъ продуктовъ между участниками 1).

Передъ революцією, по Тюрго, общинныя земли составляли около <sup>1</sup>/10 части всей обрабатываемой территоріи, т.-е. 4 милл. гектаровь; въ конці шестидесятых годовь настоящаго столітія оні составляли <sup>1</sup>/11 ч. всіхъ возділываемых земель, — изъ нихъ боліте 1 милл. 800 тыс. гектаровь ліса, 2 милл. 173 тыс. необработ пространствь, 265,960 обработанных з, 3,128 обстроенных и 41,484 гект. болоть, — все это принадлежить 25,607 общи-

¹) Такой добросовъстний изслъдователь, какъ Бонниэръ, писавшій въ пятидесятихъ годахъ, отыскиваль еще религіозния основи общинной жизни и серьезно связиваль ея происхожденіе съ Евангеліемъ. См. Eugène Bonnemère, Histoire des рауваль еtc., Р., 1856, v. II, pp. 315—324. Теперь, конечно, существують другія болье реальния объясненія общиннаго быта.

намъ. Количество общинныхъ земель, не смотря на всё продажи, сократилось столь незначительно потому, что часть ихъ была отобрана отъ сеньоровъ, какъ захваченная ими незаконно. Въ 1792 году общинныя земли признаны собственностью общинь, а не частныхъ владельцевь. Деятели революціи смотрели на общину, бавъ на принадлежность ненавистныхъ феодальныхъ отношеній; они считали ее враждебною идеалу личной свободы и направили противъ нея последовательные энергические удары. Закономъ 1792 года предписань быль обязательный раздёль общинныхь земель между домохозяевами, за исключеніемъ только лівсовъ; потомъ уже въ следующемъ году обязательность была отменена и разделеніе земель поставлено въ зависимость отъ согласія 1/3 части членовъ общинъ. Въ томъ-же году государство взяло на себя долги общинь, взамень чего все общественныя земли, кроме разделенныхъ и обстроенныхъ, берутся въ вазну для распродажи. Дальнъйшіе законы опять-таки регулирують раздёлы общинныхъ земель и подтверждають права общинъ на оставшіяся у нихъ владенія. Такъ было до 1813 года. При Наполеон'є I общинныя земли снова признаны государственною собственностью и распроданы на 58 милл. фр. На этомъ разрушительный процессъ, начавнийся во имя индивидуализма и свободы, остановился. Въ тридцатыхъ годахъ изданъ былъ законъ объ организаціи и правахъ общинныхъ совътовъ; эти совъты ръшають, какъ пользоваться землями; отдавать участки въ постороннія руки по контрактамъ можно не более какъ на 18 леть; покупка земли допускается, если цена ся не превышаеть 1/10 части всего дохода общины, причемъ вовможно "veto" со стороны префекта. Участки общинной вемли не могуть быть продаваемы безь особыхъ мотивовь и бевъ утвержденія правительства. Разділь обставлень новыми ограничительными условіями; онь возможень только между отдільными общинами. Законодательство постепенно изм'вняеть свой взглядь на общину; оно видить въ ней уже великій общественный интересь -- "сохраненіе земель для пользованія б'ёдныхъ членовъ общинъ". Въ настоящее время, въ силу закона 1838 года, раздёль общинных земель, относящійся къ праву собственности на землю, безусловно запрещенъ". Съ техъ поръ допусвались некоторыя отступленія оть этого правила. Законь 1857 года предоставляеть правительству для культурных цёлей предпринимать улучшенія общественных земель, при бездійствіи общинъ, съ темъ, чтобъ делаемыя затраты выручались продажею части общинных владеній. На предположенныя улучшенія назначено было въ 1860 году 10 милл.; но въ интересахъ бъдныхъ правительство старалось соблюдать большую осторожность. Наконецъ, владънія общинъ охраняются весьма важнымъ принципомъ, по которому община не можетъ отвъчать за долги продажею поземельной собственности, ибо для этого нужно особое разръшеніе правительства, съ согласія общины <sup>1</sup>). Что касается общинныхъ лѣсовъ, то они подлежатъ тѣмъ-же правиламъ, что и лѣса государственные.

Въ Англіи и Шотландіи, какъ видно изъ изследованій Нассе и Мэна, сохранился во многихъ мъстахъ полный типъ общиннаго владенія, съ періодическимъ передёломъ полосъ (черезъ каждые 5—6 лътъ), по тремъ разрядамъ полей; еще распространеннъе общинное пользованіе пастбищами. Факты встрівчались въ жизни на каждомъ шагу, а между темъ, они казались совершенно неизвъстными или игнорировались юристами и писателями. Подробное описание общинныхъ порядковъ содержится въ отчетахъ парламентской коммиссіи объ общественныхъ земляхъ. Въ сельскихъ общинахъ дела решаются старейшинами, относительно способа обработки и всякихъ хозяйственныхъ вопросовъ; участки земли распредъляются по жребію. Право на участіе въ общинной земль предполагаеть владение кускомъ земли или усадьбою въ самой общинъ. На пользование пастбищемъ имъетъ право болъе широкій кругъ поселянъ, даже не владъющихъ усадьбами. Въ литературъ и практикъ, какъ говорить Генри Мэнъ, упорно держалась ложная точка эрвнія, — что это только общія фермы, воздёлываемыя по особой системъ и зависящія всецьло оть владъльцевь помъстья. Писатели, разсуждавшіе объ общинахъ, видъли въ нихъ только остатокъ варварской культуры и препятствіе земледівльческому прогрессу. Противъ теоріи о зависимости общиннаго владънія оть лордовь приводятся такіе факты, какъ принадлежность самого лорда къ общинъ относительно права на участіе въ общинныхъ поляхъ 2). По парламентскому отчету 1873 года пространство общинныхъ земель въ Англіи составляеть еще 2.632,000 акровъ. Значительная часть ихъ распродавалась, въ качествъ пустыхъ земель, или распредвлялась между лордами и общинами, при содъйствіи закона. До изданія акта 1845 года о всеобщемъ огораживаніи полей и посл'в того, распред'влено было бол'ве 21/2 милліоновъ акровъ такъ наз. пустыхъ земель.

Законъ считалъ ненормальнымъ такое положение земли, когда у нея не было какого-либо одного личнаго владъльца. Этотъ

<sup>1)</sup> Victor von Brasch, Die Gemeinde und ihr Finanzwesen in Frankreich, Lpz. 1874. 8. 180-142.

<sup>2)</sup> H. Maine, Village-Communities in the East and West (L. 1:71), p. 84-98.

взглядь вытекаль изъ юридическаго понятія о прав' собственности, какъ о правъ самомъ полномъ, индивидуальномъ и недълимомъ по существу. Земля не могла быть безъ полноправнаго личнаго собственника, какъ прежде она не могла быть безъ сеньора. А где на ту-же землю существовало несколько вотчинных правъ, тамъ юридическая теорія рішала вопрось по усмотрівнію или по обстоятельствамъ, а чаще всего по поверхностнымъ формальнымъ признакамъ; предпочтеніе отдавалось то той, то другой сторонъ: ни земля признавалась всецёло собственностью высшаго привилегированнаго владъльца, или дълалась уступна въ пользу вотчиннаго-же, хотя и зависимаго, крестьянскаго землевладёнія. Юристы не замінали, что въ дійствительной жизни вемля постоянно служить предметомъ разнообразныхъ правъ, одинаково твердыхъ и долговъчныхъ; они всегда отыскивали идею права собственности въ живомъ воплощении, въ лицъ той или другой отдельной личности. Государство и община, въ вачестве искусственныхъ, отвлеченныхъ субъектовъ, не удовлетворяли юристовъ, вогда дело шло о владеніи и собственности. Смешивая землю съ вещами, не видя ея первостеменнаго политическаго и общественнаго значенія, юристь безпощадно приміняль въ ней свои понятія объ абсолютной частной собственности и всегда предполагаль это право тамъ, гдв были на лицо письменные акты,— 10тя-бы ранве утвержденія этихъ актовь существовали другія безспорныя права на землю. Ради юридической стройности, отвергается раздёльность тамъ, гдё она существуеть, и насаждается единство нрава, хотя-бы это свявано было съ разореніемъ массы человъческихъ существъ. Юриспруденція всегда стояла за феодаловъ, какъ имъвшихъ акты укръпленія и утвердившихъ всъ свои права давностью; оттого въ средніе вѣка и поздиве doctores utriusque juris были предметами особенной ненависти низшихъ нассовъ. Самыя лучнія нам'вренія могли руководить юристами, но чаще всего стремленіе въ логической посл'ядовательности приводило къ очевиднымъ несправедливостямъ.

Въ Индіи, въ нижнемъ Бенгалѣ, англійскіе судьи и чиновники должны были опредёлить поземельныя права различныхъ маются въ предёлахъ даннаго пространства земли, получають сборы съ населенія и соотв'єтствують вообще представленію о полноправныхъ владёльцахъ, — эти "земиндары" были формально признаны собственнивами. Между тёмъ оказалось, что они суть не что иное какъ сборщики податей бывшихъ магометанскихъ вще-королей, сохранившіе свои должности по насл'єдству. Д'єй-

ствительные владёльцы земли, средніе и мелкіе, очутились вдругь въ положеніи лицъ, пользующихся правами въ чужой вещи, въ положеніи арендаторовъ и чиншевиковъ, хотя не было ни малейшаго фактическаго основанія для подобной метаморфозы. Съ одной стороны, и земиндары имели какъ-будто право на полученіе налоговъ съ населенія, ибо это право освящено было давностью; а съ другой стороны, нелено было отнять более вескія права у мъстныхъ владъльцевъ-поселянъ, привывшихъ по традиціи относиться въ земиндарамъ, какъ должностнымъ лицамъ, собирателямъ оброка. Такъ какъ надо было признать кого-либо собственникомъ, а вполнъ отвергнуть земиндаровъ нельзя было, то имъ и предоставленъ быль весь объемъ права, которое въ крайнемъ случав требовало бы только точнаго раздвленія. Нвито подобное происходило у насъ при определении правъ горскихъ внязей на Кавказъ, правъ татарскихъ мурзъ въ Крыму и даже правъ башкиръ. Гдв было только участіе въ общинномъ правв владінія, соединенное съ привиллегіями родового старійшинства, тамъ предполагалось личное право собственности; большинство лишалось своихъ безспорныхъ правъ, во имя традиціонной юридической фикціи.

Въ лучшемъ случат, при добросовъстномъ отношении къ правамъ важдаго, происходило то, что, напр., отдельныя полосы общинной земли, находившіяся въ данное время въ пользованіи членовъ сельской общины, объявлялись прямо ихъ частною собственностью, безъ дальнъйшихъ разсужденій; — такъ поступиль одинъ изъ англійскихъ администраторовъ въ свверо-западныхъ Ость-Индіи, Бэрдъ, въ тридцатыхъ годахъ. следствія не заставляли себя ждать: повемельные участки дробились, при переходъ по наслъдству, обременялись неизбъжными долгами, перестали обезпечивать хозяевь и въ концъ концовъ проданы были съ публичнаго торга для удовлетворенія м'естных ростовщиковъ, и значительная часть сельскаго населенія превратилась въ бездомный пролетаріать 1). Знатокъ индійскихъ дёлъ, сэръ Джоржь Кэмпбелль, говорить теперь следующее въ одномъ изъ англійскихъ журналовъ: "Приміненіе нашихъ коммерческихъ понятій къ землі далеко перевішиваеть въ глазахъ туземцевъ всв преммущества нашего управленія въ Индіи. Почти всв наши замішательства въ этой страні происходили по этой причині. Въ Деканской области поселяне, которыхъ мы признали полными собственниками-крестьянами, попали въ руки пришлыхъ ростов-

<sup>1)</sup> Lorenz von Stein, crp. 268-9.

при принатой нынѣ системѣ. Ростовщики дѣйствовали на вполнѣ законномъ коммерческомъ основаніи, и когда долги накоплялись, они налагали аресть на землю и продавали ее съ аукціона. Тогда разытрались насилія, совершались убійства, и опасное броженіе распространялось въ народѣ. Это открыло правительству глаза на строгость нашей системы. Признано было, что наши коммерческіе вагляды и законы непримѣнимы къ поземельнымъ откошеніямъ. Вслѣдствіе необходимости и практическаго удобства, ость-индское правительство издало для деканскихъ крестьянъ охранительныя правила, подобныя изданнымъ раньше для Пенджаба и другихъ провинцій 1). Очевидно, практическія соображенія должны и юристовъ заставить отречься отъ многихъ прежнихъ обобщеній.

Въ новъйшее время прежнее отвлеченное, доктринерское направленіе въ юриспруденціи и въ законодательствъ все болье отвергается учеными юристами и практиками; мы упомянули уже выше о двухъ авторитетныхъ писателяхъ, ръшительно высказывающихся въ этомъ смыслъ — объ Іерингъ и Лоренцъ Штейнъ. Подъ вліяніемъ тяжелаго и опаснаго опыта, не законченнаго еще понынъ, юристы отрекаются отъ чрезмърнаго индивидуализма въ правъ, ввываютъ къ возстановленію корпоративныхъ и общинныхъ связей, отводять широкое мъсто общественному и публичному интересу, не ръшають вопросовъ а ргіогі по заранъе составленнымъ рубрикамъ, а пытаются анализировать дъйствительную природу явленій, чтобы не сдълать ошибки въ выводъ. Конечно, это направленіе далеко не преобладаеть между теоретиками, но оно настойчиво выдвигается жизнъю и становится обязательнымъ для законодательства.

Нѣкоторыя существенныя начала, усвоенныя кодексами, не могуть быть объяснены иначе, какъ произволомъ юридической догаки. Напримъръ, въ сансонскомъ уложеніи постановлено слѣдующее: "Права, содержащіяся въ правъ собственности, не могуть быть разділены между нъсколькими собственниками такимъ образомъ, что одному принадлежить главное право собственности, а другому — зависимое (nützliches Eigenthum). Посредствомъ предоставленія другому лицу отдільныхъ правъ, содержащихся въ правъ собственности, можетъ быть установлено только право на чужую вещь" (§ 226). Единственнымъ мотивомъ этого по-

<sup>&#</sup>x27;) Fortnightly Review, 1883, № 1, стр. 43—44. Въ томъ-же журналь за май 1584 года статья о новыхъ законахъ въ Индін, стр. 627 и след.

становленія служить стремленіе къ последовательности и единству: вышло бы какъ-то нескладно и некрасиво, еслибъ несколько равносильныхъ правъ обременяло землю, --- нарушилась бы строй-ность юридической конструкціи права собственности. Но, быть можеть, эта стройность, привлекательная въ ученомъ трактать, окажется губительною для интересовъ жизни, --объ этомъ къ сожальнію рыдко думали юристы старой школы. Къ накимъ реальнымъ последствіямъ приводить принципь саксонскаго кодекса можно видеть изъ следующаго примера. Участокъ пустопорожней земли близь Лондона, оцененный когда-то въ 300 фунтовъ стерлинговъ, быль пожалованъ предку нынешняго герцога Вестминстерскаго; теперь этоть участокъ составляеть цёлый кварталь уже въ самой столицъ; онъ занять громадными зданіями, которыя всё построены мёстными обывателями и капиталистами на собственныя ихъ средства, безъ мальйшихъ затратъ со стороны лордовь Вестминстеръ и только съ ихъ согласія, на правахъ долгосрочной аренды. Номинальный владелецъ всего этого квартала, выросшаго безъ его участія на пустопорожней земль, получаеть съ нея теперь болве милліона фунтовъ стерлинговъ ежегодной платы, съ перспективою еще получить всв возведенныя постройки въ личную свою собственность по истечени арендныхъ сроковъ. Предположимъ, что лица, построившія эти дома на свой счеть, пожелали бы обезпечить за собою право на владеніе ими и что самъ лордъ Вестминстеръ, по чувству справедливости, согласился бы признать ихъ собственниками этихъ зданій, съ темъ, чтобъ самая земля по прежнему принадлежала ему и за нее вносился бы обычный ежегодный чиншъ. Въ предълахъ одного поземельнаго участва существовало бы два права собственности: одно принадлежало бы владельцу земли, другое - домовладельцамъ; объ стороны были бы удовлетворены въ своихъ интересахъ и никому не было бы обидно. Составители саксонскаго кодекса не допускають такого решенія; они не терпять двойственности, какъ безпорядка, и спешать возстановить единство: собственникомъ въ предвлахъ своей земли можеть считаться только номинальный ея владвлецъ, лордъ Вестиинстеръ, а люди, построившіе свои дома съ его согласія, им'вють только право на чужую вещь и могутъ быть лишены своихъ имуществъ по окончаніи срока контрактовъ. Такъ решается вопросъ вовсе не по жестокосердію или презренію къ реальнымъ правамъ людей; очень можеть быть, что твже юристы, составлявшіе саксонское уложеніе, разсуждали бы вполнъ справедливо, еслибъ имъ предложено было ръшить данный конкретный случай, --- но въ качествъ законодателей они руковод-

ствовались отвлеченною юридическою теоріею и безсознательно совершили вопіющую несправедливость. Такія-же отношенія, какъ нежду лордомъ Вестминстеромъ и его арендаторами-домовладъльцами, могутъ существовать и возникать повсюду, хотя и въ менте різкой формъ. На земляхъ поземельной аристократіи въ Саксоніи, какъ и въ другихъ странахъ, могутъ возводиться постройки и образоваться новыя поселенія; какой-же разумный мотивь можеть шеть законь для того, чтобы заранее осуждать этихъ поселянъ на полное безправіе относительно номинальных владёльцевь земли? Двойственность собственности неизбъжна и необходима вездъ, гдъ существуетъ крупное землевладвніе; она необходима потому, что облегаеть обстройку и обработку земель, обезпечивая законныя права ихъ обитателей. Юридическое начало, что "чья земля, того и постройка", можеть имъть значение вспомогательнаго правыа для случаевь сомнительнаго происхожденія постройки; но вогда достоверно известно, кому принадлежить постройка, тогда отобраніе ея въ пользу другого лица не им'веть смысла. Столкновеніе двухъ правъ-владёльца земли и владёльца постройки -есть, очевидно, не отвлеченно-логическое, а хозяйственное стольновеніе, въ которомъ интересы объихъ сторонъ заслуживають одинаковаго вниманія. Фактическое право, ясное для всёхъ, не должно быть приносимо въ жертву произвольной формуль, въ силу которой человъческое жилище есть только побочная принадлежность того пустого мъста, гдъ оно построено.

Запрещеніе въчной аренды объясняется также связью этого иститута съ феодальнымъ землевладениемъ. Уничтожая некоторыя особенности феодализма, юристы хотёли устранить всё элементы неподвижности въ поземельномъ строт; они думали обезпечить свободу собственности, хотя бы и противь воли самихъ владъльцевь. Но, кром'в этой свободы, есть другіе не мен'ве важные интересы, требующіе охраны закона. Вічная аренда заміняеть собственность для населенія; нуждающагося въ землів и не имінощаго возножности пріобръсть самостоятельные поземельные участки; она выгодна и для владельцевь, располагающихъ пространствами пустой невозделанной земли. Она даеть прочное положение посезнамъ, допускаетъ правильное и спокойное веденіе хозяйства, избавляеть землю отъ вреднаго хищничества, связаннаго съ краткофочною арендою, и предупреждаеть аграрныя волненія, вызываемыя необезпеченностью крестьянского быта. Она кажется щеаломъ для англійскихъ фермеровъ и земледёльцевъ; изв'єствая вримниская формула "трехъ F" требуеть прежде всего постоянства аренды, fixity of tenure, затымь fair rent (справедливой

ренты) и наконецъ свободной продажи, free sale, арендуемыхъ участковъ. А въ континентальной Европъ юриспруденція относится почему-то неблагосклонно къ институту въчной или долгосрочной аренды, называемой также эмфитевзисомъ. Французскій кодексь не упоминаеть о немъ; Тролонъ и Демоломоъ — противъ него, какъ потерявшаго будто бы raison d'être. Въ Бельгіи эмфитевзись возстановленъ закономъ 1824 года, причемъ срокъ полагается оть 25 до 99 леть. Проф. Лоранъ находить это ограниченіе срока неосновательнымъ; онъ предлагаеть допустить смотръ кодекса въ Нидерландахъ. Въ старину эмфитевзисъ былъ всегда въчный по существу, — иначе не достигалась бы и цъль его. Неплатежъ ренты не отнималъ права эмфитевзиса во Франціи; можно было возстановить свое право даже послѣ 30 лѣть уплатою ежегоднаго канона. По нидерландскому закону право эмфитевзиза теряется, если не дёлаются взносы въ теченіе пяти лёть. Что касается отдачи вемель подъ выстройку, то бельгійскимъ закономъ 1824 года подобныя сдёлки были ограничены 50-лётнимъ срокомъ; это ограничение выпущено при ревизии кодекса въ 1838 году, такъ что можно теперь устанавливать въчное право на постройку въ предълахъ чужой земли 1). Эмфитевзисъ регулируется также итальянскимъ кодексомъ, причемъ онъ связывается съ правомъ выкупа земли въ собственность (art. 1564). Выкупъ-это способъ ликвидаціи отношеній, стёснительныхъ для сторонъ; онъ можетъ применяться къ существующимъ издавна обязательствамъ, напримеръ, къ чиншевымъ; но обязательное соединеніе его съ вічною арендою отняло бы у нея значительную долю практической важности. Владельцы, не желающіе раздроблять свои именія, избегали бы пользоваться этимь институтомь; установленіе вічной аренды сділалось бы почти невозможнымъ или ватруднилось бы въ именіяхъ частныхъ заповедныхъ, въ вемляхъ общественныхъ и государственныхъ.

V

Наслёдственная аренда, какъ мы видёли, ошибочно принята была за принадлежность феодальнаго поземельнаго устройства и отчасти раздёлила судьбу его какъ-бы по недоразумёнію. Съ гораздо большимъ основаніемъ новёйшія законодательства отнес-

<sup>1)</sup> F. Laurent, Avant-projet etc., art. 724-780.

мсь отрицательно къ другому остатку феодализма, имъющему действительно существенное значеніе, — а именно, къ такъ называенымъ запов'вднымъ, майоратнымъ им'вніямъ и фидеикоммисамъ. Брупныя заповъдныя помъстья, не подлежащія разділу, подчиненныя особому порядку наследованія по праву первородства, преннущественно въ мужской линіи, -- это не что иное какъ мазенькія государства, которыхъ территоріи также не могуть быть гышы, въ которыхъ власть также переходить къ одному лицу по праву первородства съ исключеніемъ остальныхъ членовъ владетельной фамиліи. Такими маленькими государствами полна была Европа въ средніе в'яка; они понын'я сохранились во всей чистоть, съ соблюдениемъ всьхъ политическихъ формъ, въ значительной части Германіи, въ видъ самостоятельныхъ медіативированныхъ княжествъ. Многія немецкія княжества, имеющія свое политическое устройство и свою организацію властей, суть только пом'єстья и иногда даже некрупныя. Именія собственно господскія, лишенныя этихъ вившнихъ атрибутовъ государственности и признаваемыя, тёмъ не менёе, заповёдными, существують въ тёхъ странахъ, гдъ поземельная аристократія играла самостоятельную полическую роль и гдб она понынб засбдаеть по праву рожденія въ высшихъ законодательныхъ палатахъ — въ палатахъ господъ, чагнатовъ или лордовъ. Известный порядовъ наследованія въ чужской линіи, сосредоточеніе пом'єстья въ рукахъ одного лица, сь устраненіемъ всёхъ прочихъ членовъ семейства, запрещеніе раздёловъ и отчужденій, -- все это неразрывно связано съ чисто политическимъ характеромъ и традиціонными свойствами феодальваго землевладінія; все это требуется именно для того, чтобы сохранить за аристократіею политическое господство, независимо оть интересовъ остального населенія и отъ потребностей общаго народнаго хозяйства. Самъ землевладёльческій классь тяготится отчасти этими тяжелыми формами поземельной собственности, — тяготится, по крайней мъръ, въ экономическомъ отношеніи; извъстно, что въ Англіи вопросъ о свобод'в разд'вловъ и отчужденій земель давно уже стоить на очереди и занимаеть первое мъсто во всъхъ программахъ поземельныхъ реформъ. При настоящихъ условіяхъ жизни въ Европъ, при всеобщей земельной тъснотъ, нельзя ничеть оправдать существованія привиллегированных в латифундій, этых общирных вакъ бы острововъ среди частнаго землевладъна, обреченныхъ на неподвижность при окружающемъ общемъ выженін и закрытыхъ для распредѣленія между размножившимися потомками первыхъ обладателей. Трудно найти объяснение для гого, чтобы громадныя пространства земель поставлены были

какъ-бы внъ дъйствія времени и обстоятельствъ, внъ обычнаго хода народно-хозяйственной исторіи, въ видъ памятниковъ прошлаго величія той или другой фамиліи. Трудно понять, почему изъ всёхъ членовъ извёстного семейства единственнымъ владельцемъ земельныхъ его богатствъ долженъ дълаться старшій сынъ, быть можеть наименве заслуживающій такого уділа, быть можеть испорченный съ дътства сознаніемъ своего привиллегированнаго положенія передъ младшими братьями, осужденными нер'вдко на трудовые заработки. Въ Англіи младшіе сыновья лордовъ им'вють еще хорошій выходъ, — они дізаются членами палаты общинъ отъ того или другого избирательнаго пункта въ предёлахъ владеній отца; но и этотъ выходъ закрывается отчасти новъйшимъ биллемъ о реформъ, уничтожившимъ послъдніе остатки такъ называемыхъ "гнилыхъ мъстечекъ", мелкихъ избирательныхъ округовъ, безъ дъйствительныхъ избирателей въ надлежащемъ числъ. Младшій сынь герцога Марльборо, извъстный лордъ Рандольфъ Черчилль, могъ бы легко не попасть въ палату общинъ, при действіи новаго закона; онъ долженъ быль бы искать себъ другой карьеры, не имъл участія въ родовомъ наслъдствъ, —въ то время какъ его братъ, личность посредственная, маркизъ Бландфордъ, имфетъ въ перспективъ обладание всъми землями, дворцами, парками и сокровищами фамиліи. Англійская аристократія, по крайней мірув, располагаеть и денежными богатствами; она можеть снабжать своихъ младшихъ членовъ нъкоторою долею своихъ избытковъ, но распредвление остается несправедливымъ даже съ тесной точки зрвнія частных интересовь аристократических фамилій. Притомъ лорды такъ или иначе исполняють свое традиціонное политическое назначеніе; они понын' исполняють повинность безвозмездной службы на пользу общества и государства, хотя они формально освобождены оть этой повинности еще въ XVII въкъ, при Карле II: они служать даромъ въ графствахъ, въ местномъ самоуправленіи, въ должностяхъ мировыхъ судей и шерифовъ, наконецъ въ законодательныхъ собраніяхъ. Что - же свазать объ аристократіяхъ менёе богатыхъ и съ более односторонними традиціями, — о феодалахъ Австріи или Пруссіи? Тамъ нераздельность и связанность фамильных вименій приводять только къ тому, что самыя громкія имена замізшаны въ сомнительныя финансовыя спекуляціи, что желаніе доставить приличныя средства роднымъ, исключеннымъ изъ участія въ наслёдстве, подчиняеть владельцевь господству биржи и подрываеть въ корне весь политическій смыслъ аристократіи. Ніть надобности распространяться объ общихъ экономическихъ соображеніяхъ, которыя могуть быть приведены противъ этихъ феодальныхъ латифундій; нито не назоветь нормальнымъ превращеніе значительной части англійской территоріи въ охотничьи парки, въ безконечныя пастбица и поля, въ то время какъ размножающееся населеніе страны не знаеть куда дёться отъ тёсноты.

Понятны поэтому причины, побудившія французских законодателей уничтожить феодальный запов'вдный режимъ въ землевладінін; они установили обязательный разділь имуществь въ виді общаго правила, не принимая уже во вниманіе никакихъ различи въ свойствахъ имуществъ. Какъ это часто бываеть въ эпоху борьбы, подъ вліяніемъ естественной реакціи противъ пропілаго, они вовлеклись въ противоположную крайность; они упустили изь виду, что и дробленіе земли должно им'єть свои пред'єлы и что предписывать это дробленіе ніть нивакого основанія относительно мелкой поземельной собственности. Во всякой странъ существуеть извъстный минимумъ земедьнаго владенія, при которомъ еще возможно существованіе крестьянскаго хозяйства; дальныте раздылы привели бы къ нищенству и къ полному подрыву земледелія. Во Франціи крестьяне очень часто обходять постановление закона при помощи сделовъ между хозяиномъ участва и его предполагаемыми наслёдниками; наслёдникомъ назначается вто-нибудь одинъ изъ членовъ семейства, съ обязанностью произвести изв'єстныя уплаты остальнымъ, а для более в'єрной гарантіи сохраненія участка въ цілости эта передача хозяйства совершается еще при жизни владъльца, по достижении имъ престарълаго возраста; въ этомъ случав отецъ семейства доживаетъ свой ввкъ насчетъ преемника своего, что и засчитывается при оценке стоимости наследства и при определении размера денежныхъ выдачъ устраненнымъ членамъ семьи. Этоть важный обычай впервые быть изследовань и описань известнымь Ле-Плэ, главою школы "соціальнаго мира", им' вющей своих в посл'єдователей, свою организацію и свой журналь 1). Такой же обычай существуєть и въ Германіи, гді будущій хозяинь крестьянскаго двора назначается при жизни владельца, подъ именемъ Anerbe; недавно въ Пруссін изданъ законъ, по которому допускается передача земельныхъ участвовь по наследству целикомъ безь раздела посредствомъ записи въ особую книгу—такъ называемую "Höferolle". Изв'встно, что и у насъ признаются нераздёльными по закону принадлежащіе бывшимъ государственнымъ крестьянамъ участки земли, не

<sup>&#</sup>x27;) "Reforme sociale", 1884, juillet: "Le domaine du paysan devant la coutume et le code", par Ad. Focillon, u gp.

болье 8 десятинь; эту мъру слъдовало бы распространить и на остальное подворное крестьянское населеніе. Что же касается крупныхъ имъній, то не мъшать ихъ раздълу, а напротивъ содъйствовать ему необходимо въ интересахъ народнаго хозяйства. Чрезмърная общирность частныхъ владъній мъшаетъ правильному веденію хозяйства, побуждаетъ пренебрегать землею и сдавать ее въ аренду не окрестнымъ поселянамъ, а крупнымъ предпринимателямъ, имъющимъ цълью извлечь какъ можно болъе наживы въ ущербъ земледъльческому классу.

Нечего и говорить о безцізльности существованія запов'я ныхъ именій у нась, где аристократія никакой самостоятельной политической роли не имъла и не имъеть; у насъ владълецъ самыхъ общирныхъ майоратовъ можеть иметь такое же отношение къ государственнымъ дъламъ, въ задачамъ законодательства и политики, кажъ и последній разночинець. Ни представлять известный родъ въ верхней палатв, ни руководить дълами въ земствъ наши майоратные владальцы не призываются, и нивавой общественной функціи они не исполняють, —а между тімь члены ихъ семействь, иногда весьма многочисленные, оставляются безъ средствъ только ради того, чтобъ одинъ изъ нихъ располагалъ непомърными доходами—неизвъстно для какой цъли. Пересадка къ намъ этого феодальнаго института, не связаннаго ни съ нашей исторіею, ни съ традиціями знатныхъ фамилій, есть одна изъ самыхъ неудачныхъ странностей нашего законодательства. Съ учреждениемъ заповъдныхъ владеній не появились у насъ, конечно, ни старинные рыцарскіе замки, ни унаслідованные политическіе нравы и обычаи, ни благотворное честолюбіе западно-европейскихъ лордовъ. Къ намъ перенесены только неудобства и вредныя сторовы явленія, безъ всёхъ его-иногда хорошихъ-политическихъ и общественных в традицій. Безь сомнінія, правила о запов'ядных в имъніяхъ должны быть исключены изъ нашего законодательства безусловно, а для существующихъ нынъ нужно установить тотъ способъ ликвидаціи, который установленъ саксонскимъ и австрійскимъ кодексами, -- именно заповедный характеръ именно устраняется по желанію самихъ членовъ заинтересованной фамиліи, съ разръшенія государственной власти. Измъненіе свойствъ заповъдности оказивалось часто необходимымъ и при феодальной системъ; тотъ размъръ владънія, который когда-то считался только крупнымъ, можетъ съ теченіемъ времени оказаться слишкомъ громаднымъ, въ виду наростанія населенія и общаго повышенія ценности земли. Уже поэтому определять разъ навсегда размеръ

нераздальныхъ поместій невозможно, и въ этомъ отношеніи сами феодалы постоянно допускали отступленія.

Единственная категорія запов'єдныхъ земель, им'єющая оправданіе, и политическое и хозяйственное, -- это владінія государственныя и общественныя. Въ былое время, подъ вліяніемъ увлеченія крайнимъ индивидуализмомъ, въ законодательствъ и въ литературѣ проповѣдывалась мысль о скорѣйшей передачѣ государственныхъ земель въ частныя руки, для оживленія промышленности и для водворенія надлежащаго сельско-хозяйственнаго прогресса. Государство и ранве успъло лишиться значительнвишей части своихъ земельныхъ богатствъ, раздавая ихъ щедрою рукою между немногими лицами на въчныя времена. Земли, отданныя комупо сто лътъ тому назадъ, при ръдкомъ населеніи и при обширших пустых пространствахь, оказываются теперь целыми провинціями по значенію и по доходности; а между темъ оне навсегда оторваны изъ состава государственныхъ имуществъ и въ непрерывно возрастающей мере обогащають потомковь техъ лиць, воторымъ даны были эти пожалованія, быть можеть, скромныя ди своего времени. Это экономическое свойство земли-возвышаться въ цёнё и значеніи вмёстё съ возрастаніемъ населенія должно неизбъжно привести въ тому выводу, что отчуждение государственныхъ земель въ частную собственность есть всегда и вездѣ мѣра крайне невыгодная для государства. Обнимая собою не только настоящее, но и будущее, --- имъя въ виду не временное только удовлетвореніе потребностей, а прочное и долговічное существованіе, государство владветь вемлями вовсе не на честномъ, а на публичномъ правъ; оно пользуется и распорятается ими во имя общихъ государственныхъ и народныхъ интересовь, которыми опасно поступаться ради временныхъ текущихъ соображеній. Говоря строго-юридически, государство и не можеть лыствовать подобно частному владыльцу, относительно нуществь; какъ справедливо замічаеть Лорань, государство и корпоративныя учрежденія не им'вють настоящаго права собственности, -- для нихъ это не столько право, сколько повинность, существующая исключительно для пользы общественной. Праву госудрства не достаеть существеннаго признака частной собственвости, — права злоупотреблять, jus abutendi 1). Поэтому французстій кодексь говорить только о прав' управленія и распоряженія муществами, согласно завонамъ, безъ права отчужденія, предоставленнаго частнымъ владъльцамъ (art. 537). Также точно по

¹) Avant-projet etc., art. 573, примѣч.

итальянскому кодексу, государственныя имущества признаны неотчуждаемыми; только имущества, принадлежащія казні на частномъ праві, могуть быть отчуждаемы согласно законамъ (art. 430).

Пова земель было много, правительства не стёснялись раздавать общегосударственныя земли отдёльнымъ лицамъ; но настаеть время, когда приходится горько скорбёть о растраченномъ земельномъ богатствъ и придумывать сложныя мъры для облегченія быта народившихся поколіній земледільцевь. Даже вы сыверной Америкъ замъчается теперь нъвоторое безповойство по поводу легкихъ и щедрыхъ земельныхъ раздачъ въ періодъ обилія. И тамъ запасы публичныхъ земель быстро изсякають, н громадныя пространства очутились въ рукахъ предусмотрительныхъ капиталистовъ, вызывая уже призракъ будущаго безземельнаго продетаріата въ одной изъ богатвишихъ странъ міра. Въ Калифорніи, послѣ открытія въ ней золотыхъ пріисковъ, золотоносная земля была объявлена общественною собственностью; отдёльнымъ лицамъ предоставлялось только частное пользованіе соразмерно фактической разработив. То же начало действовало въ Мексикъ, въ Австраліи, Британской Колумбіи, въ Южной Африкь. Потомъ допускалось въ Калифорніи пріобретеніе прівсвовъ въ частную собственность, на основаніи особыхъ патентовъ, и следствія получились весьма печальныя, -- рабочее населеніе осталось ни при чемъ и милліоны распредвляются между немногими личностями, тогда какъ они възначительной мере могли би идти въ казну <sup>1</sup>). Всѣ невыгодныя стороны отчужденія устранились бы, еслибъ земли отдавались не иначе, какъ на правахъ аренды, хотя бы долгосрочной и даже наслёдственной, съ правомъ періодическаго изм'вненія ренты сообразно изм'вняющейся доходности земель; тогда и частныя лица вполнъ вознаграждени и обезпечены, и государство не теряеть своихъ средствъ для будущаго. Въ этихъ видахъ следовало бы все отводы казенныхъ земель отдёльнымъ лицамъ, состоявшіеся за изв'єстный періодъ времени, оставить за владельцами только на правакъ наследственной аренды, съ платою ежегоднаго и періодически-изивняемаго чинша.

У насъ давно уже чувствуется и признается несостоятельность системы даровыхъ земельныхъ раздачъ для общественныхъ или государственныхъ цёлей. Извёстно, въ какой мёрё исполнились ожиданія, которыя соединялись съ пожалованіями имёній въ западномъ краё. Объ этомъ еще совсёмъ недавно напомнилъ намъ

<sup>1)</sup> H. George, Progress and poverty, crp. 274-5.

законъ 27 дек. 1884 года. Майоратнымъ владъльцамъ давались въ собственность казенныя земли, со включеніемъ участковъ и льсовь, находившихся уже въ пользованіи крестьянь и назначенныхъ подъ общественную запашку, какъ это прямо выражено въ законъ (въ 500 ст., І ч., Х т.). Благосостояніе крестьянства не могло, конечно, возвыситься оть такого отношенія къ поземельнымъ правамъ его, а нормальное хозяйственное развитіе невозможно безъ обезпеченнаго крестьянства. Государство напрасно приносило значительныя жертви для водворенія того или другого класса землевладъльцевъ въ странъ; послъдніе въ очень ръдкихъ случаяхъ отвечали условіямъ, которыя имелись въ виду при раздаче земель, -- они просто ограничивались полученіемъ доходовъ, изръдка показываясь въ имъніяхъ для продажи лъса на срубъ и тому подобныхъ распоряженій. Въ нашемъ сводъ законовъ гражданскихъ существуеть, правда, хорошая статья (939-ая), которая гласить: "Если владъльцы не исполнять условій (на которыхъ имъ дана земля), то розданные участки отъ нихъ отбираются и обращаются въ казенное въдомство". Но тутъ ръчь идеть только о земляхъ, отданныхъ правительствомъ спеціально на условіяхъ заселенія или для хозяйственныхъ заведеній (ст. 938), а затымъ, въ пользу владъльцевь и во вредъ казнъ, существуетъ другая статья (937-ая), вь силу которой: "если въ указъ о пожаловании не сказано, что земля отдается во владеніе подъ какимъ-либо условіемъ, то она почитается пожалованною безусловно, хотя бы находилась въ такихъ мъстахъ, гдъ земли раздаются подъ условіемъ заселенія или подъ какія-либо хозяйственныя заведенія". Очевидно, что предположение должно бы быть обратное, по самому свойству государственныхъ имуществъ: нельзя предположить, что государство отдаеть землю безъ всякой цёли и безъ прямой или косвенной выгоды для общественныхъ интересовъ. Впрочемъ, разуивется само собою, что правило объ отобраніи земель, отданныхъ условно въ частныя руки, едва ли можетъ быть легко осуществляемо на правтивъ: — частные интересы всегда сильнъе вазенныхъ, государственныхъ.

Л. Слонимскій.

14\*

## ТОРМАЗЫ новаго русскаго искусства

### .

### III \*).

Наша художественная вритика была всегда однимъ изъ самыхъ зловредныхъ тормазовъ новаго искусства. Нельзя сказать,
чтобъ она въ концъ-концовъ достигла своихъ цълей — нътъ, я
надъюсь доказать ниже, что этого по счастью не случилось, но
все-таки своимъ въ большинствъ случаевъ невъжествомъ, безвкусіемъ
и узкимъ консерватизмомъ она успъвала многихъ, очень многихъ
задерживать, отуманивать, сбивать съ пути. "А что говорять въ
печати?" обыжновенно спрашиваетъ большинство, робкое и несамостоятельное, неспособное ръшать собственнымъ умомъ. Приговоры печати, если они дружны и часты, неръдко имъютъ самое
ръшительное вліяніе на массу, и способны завести ее Богъ
знаетъ въ какія трущобы, когда она колеблется или просто не
знаетъ что подумать о томъ или этомъ новомъ явленіи.

Какова была уже издавна наша художественная критика, тому мы находимъ необыкновенно вёрное и мёткое опредёленіе, уже почти 50 лёть тому назадь. Одинь изь самыхъ крупныхъ и умныхъ художниковъ нашихъ, Ивановъ, писалъ изъ Рима отцу своему, въ 1840 году, по поводу статьи неизвёстнаго: "Русскіе художники въ Римі, напечатанной въ "Библіотекъ для чтенія": "Тонъ Русскихъ журналовъ кулачный, хвастливый, бездушный, необразованный. Еслибы эту статью перевести въ иностранную газету, то она заставила бы краснёть каждаго изъ насъ—а между тёмъ, насъ хвалять. Я не знаю даже, не лучше

<sup>\*)</sup> См. выше: февраль, 541 стр.

ин бы было, еслибь о насъ совсёмъ не писать, чёмъ писать такимъ антипатичнымъ, невёрнымъ, безосновательнымъ тономъ". Мнё кажется, въ продолжение полу-столётия послё Иванова иногіе должны были повторять почти точь-въ-точь эти самыя слова. Бездушные, необразованные, антипатичные, безосновательные, "кулачные приговоры"— какъ это вёрно схвачено, какъ все это возобновляется у насъ все снова и снова по поводу каждой новой выставки, по поводу каждаго новаго сколько нибудь значительнаго художественнаго созданія. Въ рёдкихъ случаяхъ наша критика бываеть иною въ отношеніи къ истинно хорошимъ художественнымъ созданіямъ. Она всего болёе любить брать подъ свое покровительство созданія ординарныя или ложныя. Примёры тому безчисленны; нёкоторые изъ характернёйшихъ будуть приведены ниже.

Въ прежнія времена, наши художественные писатели любили отличаться по части глубины и краснорвчія, и туть-же по части патріотизма. Такъ, наприм., известный поэть 30-хъ годовъ Тимооеевъ, признанный Сенковскимъ за великаго генія, писалъ, вь 1835 году, въ лучшемъ тогдашнемъ журналъ "Библіотекъ для чтенія" (статья: "Русскіе художники въ Римв"): "Мастерская художника — новая вселенная". Я сейчась выхожу изъ одной такой вселенной. Создать и осуществить — какія прекрасныя преимущества творческой силы живописца! Вы видите, какъ въ хаосв своиляются первые зародыши вещей; видите, какъ раскрываются ихъ формы, какъ разсъевается облако и изъ тьмы выходять стройныя совершенныя существа... Разсудовъ превлоняеть волени предъ могуществомъ этого волшебства; воображение зрителя, чувствуя нищету силь своихъ, останавливается, ослёпленное какъ-бы лучами солнца, едва осмъливается кинуть полъ-взгляда, и подобно стыдливой невъстъ, снова устремляеть взоры въ землю. Вселенная существуеть: воть она!.. Благоговейте передъ Темъ, вто позволиль избранному человику говорить, и наслаждайтесь плодомъ позволенія"... За такимъ вступленіемъ, следовало восхищеніе портретами Бруни — сравнявшимися съ Тиціановскими (одинъ изъ портретовъ-16-летняя девушка "въ костюме Психен"!), портретомъ Анатолія Демидова, работы Брюллова, гдв все наполнено "русской національной поэзіей", такъ какъ Демидовъ представленъ "въ одеждъ русскаго боярина" и ноги его коня "сь гордостью понирають бывшія владінія Кучума... Миръ тебі, Сибирь, -- Руссвая Америка!"... и т. д.

Другіе бряцали на своихъ лирахъ въ иномъ тонѣ. Такъ, напримъръ, тотъ неизвъстный, про вотораго говорилъ Ивановъ,

описывая мастерскія "русскихъ художниковъ въ Римъ" (Художественная газета, 1840, № 6), восклицаль, по поводу картины Завьялова: "Сомествіе Христа во адъ": "Я смотрю на это все и умиляюсь! Кавъ чудно, ярко, какъ непостижимо отчетливо высказывается во всемъ характеръ, исторія нашего народа: какъ явно гармонируеть между собою, въ извёстную эпоху, внутренняя жизнь народа съ его бытіемъ политическимъ. Россія живеть въ гигантскихъ размърахъ и формахъ; ей тъсно, ея политика объемлеть целый мірь. Европа и Азія ждуть ся разрешеній. Эта сила отозвалась во вевхъ частяхъ, во всвхъ фазахъ нравственной жизни русскаго народа. Она откликнулась и въ художествахъ нашихъ. Посмотрите, вотъ русскіе люди, живущіе внѣ своего отечества, отдёльно и независимо оть отношеній общественныхъ: они живуть и действують только про себя, а имъ давай, изволите видеть, больше места! Имъ тесно! Раздайся!.. "Другой писатель техъ времень, профессорь Шевиревь, восторгался до безпредъльности всемъ вообще русскимъ искусствомъ (Москвитянинь 1841, т. VI, статья: "Русскіе художники въ Римів"), находиль вь немъ созданія все самыя капитальныя, и говориль, что именно "Россія оградила наши геніальныя дарованія (Брюллова и Бруни) оть всяваго неправильнаго развитія, какому подвержены художники Запада". Кукольникъ, Булгаринъ, Сенковскій, каждый въ своемъ журналв и газеть, взапуски восторгались Брюлювымъ, привнавая его высочайщимъ геніемъ современной художественной Европы, конечно, именно потому, что при всей своей талантливости (впрочемъ, внешней) Брюлловъ быль одного сь ними поля ягода, столь-же поверхностень, надуть, ложень и условенъ. Кукольникъ объявляль, что отъ "Последняго дня Помпеи" и до "Взятія Божіей Матери на небо", можно насчитать у Брюллова до 200 размородныхъ его произведеній, и каждое поражаеть новостью, оригинальностью созданія, правдою, естественностью положеній, разнообразіємъ колорита" ("Библ. для чт.", 1843, т. 56, статья: "Современное художество въ Россіи"). Что мудренаго, когда даже тогдашніе живописцы думали въ томъ-же самомъ родѣ, и старый академисть Егоровъ со слевами на глазахъ восклицаль: "Карль Павлычь, ты своею вистью Бога славишь!" Но, за однимъ разомъ съ Брюдловамъ, журналисты и фельетонисты безпредельно восхищались тогда и остальными нашими художнивами, главное, въ томъ соображении, что они отличатся передъ Европой и намъ "честь принесутъ". Туть уже всв въ разсчеть шли безравлично, одной сплошной толпой, и хороние, и посредственные, и никуда негодные: и Завыяловы, и Кипренскіе, и

Шамшины, и Тырановы, и Плюшары, и Воробьевы, и Чернецовы, и Штейбены, и множество другихъ, которыхъ имена теперь давнымъ давно забыты — но тогда всё годились, всё были превосходны. Кумольникъ, тотъ въ своемъ паоост заходиль такъ далеко, что объявыть въ "Библіотек'в для чтенія" (1843, 56): "Мы такъ избалованы, такъ пріучены къ колоссальному, что для насъ и художникъ не **гудожникъ**, если не напишетъ картины въ нъсколько саженъ. Это требование весьма справедливое!". Еще-бы всего подобнаго не называть бездушнымъ, хвастливымъ, кулачнымъ, необразованнымъ Иванову, въ самомъ дёлё кудожнику, въ самомъ дёлё человёку думающему и понимающему. Его не могли вводить въ заблужденіе никакія фольги и фальши, онъ виділь на діль совсімь другое, чемъ критики-реторики, критики-лженатріоты, критики чванлене хвастуны, притики грубые невъжды его времени. Онъ писать въ эти самые годы обществу поощренія художнивовь изъ Рима, что "русскіе художники почти еще ничего не произвели" и что все еще впереди... (Жизнь и переписка Иванова, письмо 54).

Но много лъть прошло съ тъхъ поръ, а наша художественная критика ничуть не пошла впередъ и стоить все на той же низьменной ступени. Имена перемънились, но сущность вещи нисколько. Вм'всто прежнихъ Тимооеевыхъ, Кукольниковъ, Булгариныхъ, Сенковскихъ пишутъ ныньче въ журналахъ такіе же "художественные критики" какъ и они. Продолжается все прежняя проповъдь, прежнее восхваление того, что плохо или посредственно, и топтаніе въ грявь того, что талантливо. И толпа часто слушается этой проповёди, часто вёруеть въ слова невёждъ, повторяеть ихъ, не понимая того, что какова она сама, толпа, ни есть, какъ ни полна, зачастую бываеть темноты, предразсудковъ в можныхъ преданій, а все стоить гораздо выше большинства своихъ самозванныхъ просвътителей и совътниковъ. Не смотря на всю толстую кору, застилающую ей иногда глаза и уши, у чассы все-таки есть въ корню свъжее, здоровое чувство, иной разъ вдругъ просыпающееся и ярко высказывающееся. У больпинства тёхъ, кто выступаль въ роли "художественныхъ критиковъ", напротивъ, всякое здоровое, свъжее чувство давнымъ давно утеряно. Трудно пов'врить, не уб'вдившись собственными глазами, насколько они почти всё ниже общей, черной, сплошной HILLOT

Посмотрите на нашу литературную критику: тамъ другіе люди, приступаєть къ этому ділу тотъ, кто дійствительно интересуется тоть, чья мысль занята имъ, кто искренно стремился узнать, что со-

здано разнообразными талантливыми людьми, своими и чужими, въ дёлё занимающаго его искусства, однимъ словомъ, приступаетъ въ этому дёлу тотъ, для кого литература и ея судьбы-вопросъ очень важный, иногда даже задача его жизни. Оть этого у насъ есть въ литературной критик такіе люди, какъ Белинскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Ап. Григорьевъ. Въ художественномъ дълъ совстви другое. Кром' в исключеній, самых в р'єдких в, как в, наприм' връ, авторъ книги: "Эстетическія отношенія искусства къ дійствительности", почти всів, бравшіеся у насъ за перо, для того, чтобъ писать объ искусствъ, и не знали его и не любили. Это были, въ большинствъ случаевъ, все только фельетонисты. Они обращались къ нему со своимъ неромъ такъ, по нечаянности, потому что такъ пришлось въ эту минуту; они брались писать о немъ, прежде о томъ нивогда и недумавши, экспромптомъ для самихъ себя, безъ малейшаго приготовленія — сойдеть-моль, въдь діло такое пустое, что туть "знать", да "понимать"! А поэтому они и расправлялись съ нимъ за панибрата, съ такою же беззаботностью и санфасонствомъ, какъ съ любымъ другимъ ничтожнъйшимъ предметомъ своего ежедневнаго фельетоннаго каляканья. Кто пошель въ фельетонисты, тотъ сейчасъ все знаетъ. Онъ все видълъ, все уразумълъ, ничего нътъ для него темнаго или затруднительнаго. Взглянулъ и разомъ все понимаетъ. Фельетонисту довольно прійти и стать передъ картиной или статуей-и онъ вамъ сейчасъ все разведетъ по пальцамъ. Но, что всего постыднее: нивто не находить всего этого безумнымъ и нелешамъ, никто не глядить съ презрениемъ на ту смесь легкомыслія, деракаго невежества, безвкусія, изъ воторыхъ составлены тв фельетоны, что идуть у насъ за "художественныя критики". Что эти люди на самомъ дълъ ничего не знають объ искусствъ, никогда ничего не видали изъ его созданій, что они не им'єють никакой способности понимать его и судить о немъ — а имъ какое до того дело? Иногда къ этому хору людей всезнаевъ и людей-экспромтовъ присоединялись и художники. Но такъ какъ до сихъ поръ (кромъ очень ръдкихъ исключеній, такихъ какъ Крамской), это все бывали художники плохіе или посредственные, съ головою спутанною и понятіемъ темнымъ, то и они ровно ничего не приносили (вакъ мы увидимъ ниже) для просветленія публики и повышенія ся художественнаго уровня.

Но вотъ что очень любопытно. Эти господа, передъ изложениемъ своихъ прекрасныхъ мыслей и приговоровъ, часто помъщали что-то въ родъ извиненій передъ публикой, что-молъ я не считаю себя въ самомъ дълъ разумъющимъ что-нибудь по этой части, и мои-дескать разсужденія, конечно, не Богъ знастъ

что, и имъ особенно върить нечего... а все-таки, а все-таки извольте-ка ихъ, господа, послушать. Въ такомъ родъ всегда бывало прежде, да часто бываеть и ныньче. Леть 50 тому назадъ, Кукольникъ, приступая къ разбору академической выставки 1836 года писаль: "Я буду просто бесёдовать, и если гдё-нибудь отъ дурной отделки въ слоге, слова мои получать видъ суда — не въръте: я не хочу, да и не могу судить, не хочу и не могу брать на себя права, котораго действительно не имею. Буду разсказывать свои мысли вслухъ, ни мало не ручаясь за ихъ непреложность..." (Худож. Газ. 1836, стр. 139). Иногда онъ тоже восклицаль: "Боже меня сохрани състь на судейское кресло!" Спустя 50 леть, г. Суворинь точно также, принимаясь за статью о выставив, которой посвящаеть множество превосходныхъ столбцовь своей газеты, объявляеть что "онъ быль на выставкъ не въ качествъ критика, а въ качествъ "друга" своего корреспондента, и что хочеть только сказать о томь, что ему понравилось, и о томъ, что не понравилось". Такихъ Кукольниковъ и Сувориныхъ у насъ всегда бывало сколько угодно. Странный народъ! Блудливы какъ кошки, а трусливы какъ зайцы. Наговорятъ сто возовъ нелепости, нагромоздять целыя горы негодныхъ мыслишевъ своихъ, попробують заплевать все, что есть лучшаго и талантливейшаго, поднять до небесь все, что есть плохого или посредственнаго, а сами приговаривають: "А впрочемъ, это мы только такъ! Не обращайте особеннаго вниманія на то, что мы говоримъ---мы вёдь тутъ только друзья, а не критики! О судейскихъ креслахъ мы и не думали!"

Однако, взглянемте поподробнее на критики нашихъ крити-

У нихъ въ началъ было такое высовое поилтіе о русскомъ искусствъ, что они ставили его даже гораздо выше русской литературы. Сенковскій писалъ въ 1836 году: "Объжавъ дважды безконечныя залы выставки въ академіи художествъ, мы были удивлены и числомъ дарованій нашихъ художниковъ, и ихъ силою. О, русское художество далеко опередило русскую литературу! И почему знать, можетъ статься, мы предназначены быть преимущественно народомъ художественнымъ, подобно голландцамъ и бельгійнамъ, которымъ никогда не удавалось надъть два вънка виъстъ на голову своего генія. Англичане, первый народъ послъ древнихъ на поприщъ словесности, не смотря ни на какія усиля, не могутъ пріобръсти въ Европъ художественной славы. Одни голько греки получили двойную пальму побъды и въ литературъ, и въ искусствахъ. Видно, народы, такъ же какъ и отдъльныя лица,

у родятся, каждый подъ особенною звёздою" (Библ. для чт. 1836, т. 18). Точно также, Кукольникъ, такъ патетически признававшій величіе русскаго искусства, совершенно отвертывался отъ русской литературы, отъ русской поэзіи: "Куда дівалась у насъ поэзія -одному Богу извъстно; не въримъ нынъшней русской поэзіи", возглашалъ онъ, принимаясь за обзоръ и превознесеніе "современнаго нашего художества" (Библ. для чт. 1843, т. 56). Оно и понятно: и Кукольникъ, и Сенковскій, и Булгаринъ, и всё ихъ товарищи не выносили ни Лермонтова, ни Гоголя-эти новые наши писатели и созданныя ими новыя школы были имъ противны и непонятны, они ненавидели ихъ отъ всей души за ту искреннюю правду, которую тъ вносили въ искусство, и съ восхищеніемъ готовы были превозносить, имъ въ шику, кого угодно, не только Брюдлова, ихъ пріятеля и человіка дійствительно талантливаго (хотя человека съ талантомъ испорченнымъ и фальшивымъ), но даже самыхъ посредственныхъ или плохихъ тогдашнихъ нашихъ живописцевъ и скульпторовъ. Да, и именно за то, что эти художники были безцевтны своимъ направленіемъ, никого и ничего не затрогивали своими полотнами и статуями, не будили никакой мысли и никавого чувства. Запоздалый эстетикъ стариннаго повроя Плаксинъ даже въ 1853 году повторяль жалкія размышленія своихъ учителей и товарищей. Онъ соглашался съ Сенковскимъ, что въ самомъ деле "мы, русские, народъ не литературный, а кудожественный", и въ доказательство восклицаль: "Пойдемте въ императорскую академію художествъ. При всей строгости суда вы не найдете здёсь (на выставке) такихъ произведеній, которыя бы не заслуживали вниманія въ какомъ-либо отношеніи..." (Москвитянинъ, 1853, часть I, статья: "Посильный взглядъ на выставку академін художествъ"). Вдобавовъ въ соображеніямъ общимъ, поминутно повторялось тогда публикв, что наши художники и по техникъ стоять невообразимо высоко. "Хвалить г. Маркова за чистоту и правильность рисунка въ его картинъ "Фортуна и нищій", — объявляль Сенковскій, въ 1836 году, — значило бы обижать питомпевъ академіи, которая всегда славилась какъ превосходная школа рисовальщивовъ".

Воть какъ все у насъ въ искусствъ шло чудесно, мило и деликатно въ началъ, воть какъ любезны, дружелюбны и розовы были тогда наши "критики" въ отношеніи къ художникамъ. Но такое благополучіе продолжалось до тъхъ только поръ, пока художники держались стариннаго "искусства для искусства", пока они были далеки отъ всъхъ тъхъ задачъ, которыми жила уже въ то время литература, пока въ ихъ рукахъ искусство было

нарядной, но праздной игруппкой. Но только-что напи художники поворотили на настоящую дорогу, только-что они попробовали сделаться темъ же, чемъ литература, приблизиться къ жизни и рисовать ее, тотчасъ же все переменилось, тотчасъ же критики сделали другую мину.

#### IV.

Первымъ поводомъ къ тому вышелъ Оедотовъ.

Публика была поражена имъ. Она глубоко обрадовалась той съвжести чувства, той правдъ представленія, которыми были полны его созданія; она стала тотчась же на сторону Оедотова, и съ истреннимъ восторгомъ апплодировала его смёлымъ, неведаннымъ еще у насъ попыткамъ водворить горячую действительность и неподкращенную искренность жизни на изств прежняго холода, видумовъ и условностей. Толпы зрителей въ Петербургв и Москвъ, не отходили отъ "Утра чиновника" и "Сватовства маіора" ц въ первый разъ еще съ техъ поръ, какъ было на свете руссвое искусство, его сравнили и воставили на одну доску съ русской литературой. "Чтобъ судить о многихъ картинахъ, —писалъ в 1848 г. Погодинъ, -- нужно быть ученымъ знатокомъ, имъть опить, нужно надумываться, — картину Оедотова "Сватовство маюра" поймете вы съ перваго раза, и всё лица переселятся съ годста въ ваше воображение, а можетъ быть, вамъ придетъ въ голову, что все случилось съ действительными лицами комедін Островскаго "Свои люди сочтемся" (тогда только-что ставшей въестною), передъ ея началомъ. Такъ все это верно, живо, испино... Что за знакомство съ жизнью, съ бытомъ!.. Біографъ **Федотова, А. И. Сомовъ, разска**зываеть, что когда двери выставки 1849 года (гдв впервые явились передъ петербургской пубньой объ знаменитыя картины Өедотова) открылись для всъхъ, , та Оедотова стало сразу извъстно всему Петербургу. Во все продолжение выставки, толна посттителей наполняла тоть заль, гдт находились его произведенія, такъ что пробраться къ нимъ поближе можно было лишь съ великимъ трудомъ. Всякій хотёль васмотреться на эти сцены, целикомъ выхваченныя изъ жизни, оденаково понятныя для каждаго..." Такъ думали и писали въ то время очень многіе.

Но тотчасъ-же оказалось у насъ не мало и такихъ людей, которыхъ новый починъ и новое направленіе привели въ истинное негодованіе, можно сказать, просто подняли на дыбы. Новое направченіе казалось имъ чёмъ-то и неприличнымъ, и беззаконнымъ, и

непозволительнымъ. Большинство этихъ люди были — классики, т.-е. тв люди, которые по-расколничьи вврують только въ старое, давнопрошедшее, да еще чужое, и слены, и глухи ко всему новому, въ особенности своему. Одинъ изъ нихъ, достаточно извъстный впоследствии другь и товарищъ М. Н. Каткова, профессоръ Леонтьевъ, напечаталь статью подъ заглавіемъ: "Эстетическое кое-что по поводу картинъ и эскизовъ г. Өедотова", и здёсь подробно высказаль все свое негодованіе, весь свой гиввь. Какъ истый влассивь, онь начиналь свою статью громовыми вопросами, въ родв Цицерона въ рвчи противъ Катилины: "Къ какому разряду художественныхъ произведеній, къ какому направленію въ искусствъ слъдуеть отнести картины и эскизы г. Оедотова, имъвшіе столько усп'єха и у петербургской, и у московской публики? Что заставляло стоять передъ ними на выставкахъ такую большую толну посётителей, что привлекало къ нимъ приходившихъ въ Растончинскую галлерею и отводило глаза, повидимому незавонно, отъ многихъ превосходныхъ вещей, гораздо высшаго художественнаго достоинства, въ ней находящихся? Особенная ли острота, съ которою они задуманы, особенная ли художественность въ артистической обработкъ, особенная ли виртуозность въ технической отдълкъ? Или, болъе, нежели что другое, новость рода, мътвость, съ которою художникъ попаль именно на то направленіе, по которому, при данныхъ обстоятельствахъ, можно идти успъшнъе, нежели по другимъ, однимъ словомъ-оригинальность и вмёстё современность въ оригинальности?" На это профессоръ классицизма отвъчаль, что одна изъ главныхъ причинъ успъха Оедотова та, что его картины принадлежать къ жанру, а этотъ родъ процветаеть съ техъ поръ, какъ "высокое образованіе стало считаться вещью ненужною для художника, а богатство мыслями-даже качествомъ вреднымъ". Послъ этого слъдовали горькія сожальнія объ утраченныхъ, невозвратныхъ временахъ Рафаэля и Микель-Анджело, когда существовало высокое искусство, а далве такія мысли: "Историческая живопись, не смотря на вившнія пособія и поощренія, уступаєть все болье и более места ежедневному быту (genre). Это явление очень понятное. Последняя живопись не обращается за своими предметами въ высокія области: она береть ихъ изъ той вседневной жизни, которая окружаеть всякаго, которую знаеть всякій, какъ всякій знаеть хлебь, дрова, платье. Она доступне исторической; она ко всякому просится въ комнату; она всякому понятна. Съ техъ поръ, какъ люди разделились на образованныхъ и необразованныхъ, она имъетъ болъе обширную публику, нежели живопись

историческая. Къ тому же она можеть процебтать во всикое фемя, какъ бы оно скудно ни было поводами къ положительному одушевленію. Этоть родь живописи болве требуеть меткой наблюдтельности, нежели увлеченія, болье вырности природь, нежели високаго изящества, болве даровитости и остроумія, нежели геніальнаго богатства мыслями и истинно-художественнаго, сповойновосторженнаго міросозерцанія... Расправившись, такимъ образоиъ, съ жанромъ за то, что онъ близокъ къ природе и всякому понятень, несповоень и неторжествень, московскій классивь пость того расправлялся спеціально и съ Оедотовымъ. Конечно, онь отдаваль ему некоторую справедливость и слегка похваливать его за "разительную верность", за удаление отъ авадемической модели и за колорить (который, какъ на бъду, у Өедопова съръ и мутенъ), профессоръ Леонтьевъ корилъ Өедотова за 10, что онъ слишкомъ низко стоить въ сравнении съ знаменитыми нцерландскими старыми жанристами и Гогартомъ, за то, что у него нъть ихъ "наивности", но вмъсто того есть "злоба и сатирическая насмёшка надъ изображаемыми лицами", и главное ж то, что у него "изображена действительность, какъ она бываеть". Еще далве, московскій классикъ любовно перебираль Горація, Ювенала, цитироваль ихъ стихи по-латыни, сравниваль съ ними Оедотова, находилъ, что онъ совсемъ не то делаетъ, что они (какъ бы следовало, по настоящему), и приходилъ къ заключенію, что "сатирическое направленіе не можеть являться у насъ во всей его безотрадной чистоть: въ христіанскомъ обществъ для него нъть мъста", и что все, сдъланное Оедотовымъ, носить характерь только "современный и временной". Туть же трофессоръ Леонтьевъ упрекалъ Өедотова въ "недостаткъ творчества", въ "малой обдуманности, въ маломъ вкусъ, въ недостатвъ изученія постановки фигуръ". Хотьлось бы спросить: что такое самъ профессоръ Леонтьевъ-то разумъль въ "художественной обдуманности", въ "постановив фигуръ"? Точно будто должно члать Горація и Ювенала, чтобы разомъ все это понять и узнать! Но всего лучше было заключение: Леонтьевъ называль туть Оедотова (конечно, для проформы) "редко даровитымъ художникомъ", во вивств поздравляль Москву "съ замвчательнымъ талантомъ Фугого москвича, еще более принадлежащаго ихъ городу, это съ тачантомъ г. Астрахова, ученика московскаго художественнаго класса, вотораго опыты въ чисто-нидерландскомъ родв возбуждають сачия пріятныя надежды". (Москвитянинъ, 1850, ч. III). Надежды чассическаго профессора не сбылись, и его Астрахова никто нкогда не узналъ, даже имени его не слыхать было никогда;

а тоже и на счеть Оедотова никто не послушался его предательскихъ внушеній. Но съ этой московской влассически-эстетической статьи можно вести эру походовъ противъ бытовой живописи, правдивой действительности въ искусстве и изображении ея, такъ, какъ она въ самомъ дълъ въ натуръ есть. Дъло пошло у иныхъ тавъ быстро, что, напримъръ, тотъ самый Погодинъ, воторый въ 1848 г. писаль такія восторженныя похвалы Өедотову (оставшіяся, впрочемъ, тогда ненапечатанными), тотъ уже годъ спустя, въ 1850 году, даваль въ своемъ "Москвитянинъ" мъсто такимъ враждебнымъ изліяніямъ противь Оедотова, какъ статья Леонтьева. Правда, въ 1853 году, Погодинъ самъ же печаталъ свою хвалебную статью про Өедотова, но это было уже послъ его смерти (когда наслъдниковъ у Оедотова по художеству никого еще не было и не предвиделось), чисто, какъ историческій "матеріаль", а несколько леть повже, въ 1864 году, по поводу картины Ге "Тайная Вечеря", вполнъ презрительно отзывался о всей живописи не-исторической, не-классической, успъвшей уже пустить у насъ сильные корни въ противоположность настоящей, высокой живописи: онь ее называль "житейской живописью, или, какъ говорять нынъ по-варварски, жанръ".

Вотъ что произошло въ то время, когда консерваторы стали догадываться, что живопись наша вовсе не такъ "невинна" и ничтожна, какъ прежде всв думали, какъ бы имъ самимъ хотелось, и какъ они давно привыкли видеть. Они стали замечать, что ей не охота дольше оставаться статистомъ, актеромъ "безъ речей", и что она начинаетъ что-то забирать себе въ голову, тоже пробуеть сказать какое-то свое слово. А это уже было, конечно, невыносимо.

V.

Какъ смотръли наши доки и классики въ самомъ началъ на все "не-историческое" въ живописи? Послушаемъ самого главу старой академіи художествъ, президента Оленина. Въ своей книгъ "Краткое историческое свъденіе о состояніи Императорской Академіи Художествъ", онъ писаль въ 1829 году: "По живописи разныхъ родовъ (реіпture de genre) академикъ Венеціановъ первый открыль въ Россіи путь къ сему пріятному роду живописи, изображающему разныя домашнія и народныя явленія. Не довольно того, что онъ самъ упражнялся въ этомъ искусствъ съ большитъ успъхомъ (о которомъ свидътельствуетъ картина его въ Эрмитажъ, представляющая внутренность крестьянскаго русскаго овина): онъ

еще образоваль цёлую школу молодыхь сего рода живописцевь, оть которыхь должно ожидать со временемь большихь успёховь и совершенства, особливо въ перспективныхъ видахъ—внутренности зданій".

Воть чёмь начинался у нась "жанрь", воть чёмь онь въ первое время казался! "Сей пріятный родъ живописи"! да еще на половину смешиваемый съ живописью въ "перспективномъ родъ"! Туть еще ничего не было ни опаснаго, ни зловреднаго. Такое ничтожное художество еще никого не зацъпляло, оно явдялось только ничтожной, пуствишей забавой и потвхой, некіммъ "упражненіемъ" (вавъ выражался Оленинъ), и ни на единый вершовъ не шло дале. Все могли оставаться равнодушны и сповойны. Но что, еслибъ Оленинъ, и съ нимъ старая академія, могли только предвидеть, сколько этоть жанръ наделаеть имъ однажды хлопоть и непріятностей! Какъ онъ однажды бросить свое подчиненное, приниженное мъсто, встанеть и захватить самое первое мъсто, притиснеть къ землъ ихъ боготворимую "исторію", со всёми ся парадами и чванными фальшами. О, тогдабы они поостереглись называть это зловредное направленіе "пріятнымъ родомъ живописи"! Они сразу расправились бы съ нимъ вакъ следуеть, вытолкали-бы его метлой изъ глубины академическихъ залъ, никогда не позболили бы ему и носа показать въ двери Эрмитажа, и дали бы ему понять, что оно такое за ничтожество, гниль и тявнъ. Да, но въ томъ-то вся и бъда, что отгадать всего такого нельзя было въ началь, "живопись разныхъ родовъ" такъ и представлялась вещью ничего собственно нестоющею, только что "пріятною", въ родъ сладкаго, сантиментальнаго и условнаго Венеціанова, тершимою изъ снисхожденія, и-что ділать!--неизбъжною по новъйшимъ европейскимъ капризамъ и модамъ. Но въ теченіе немногихь десятковь літь, діла сильно перемінились, и то, что было слабо и маловажно, превратилось въ силу и значительность. Невто Арнольдъ писаль въ 1860 году, въ "Московскомъ Въстникъ , въ своей статьъ: "Нъсколько словъ о русскомъ искусствъ и его критикахъ": "Теперь задача первой важности въ томъ, чтобъ дёльной эстетической критикой руководить запутавшагося, часто еще только начинающаго молодого художника и недоумъвающую публику"... Слышите-ли: художникъ уже запутался, публика уже недоумъваеть! Куда дъвались прежнія блаженныя времена, когда всюду царствовали миръ и согласіе, когда между публикой, художникомъ и критикой нивакихъ не слыхано быю раздоровъ и розни, когда всв думали въ одну ноту. Вотъ вавой врагь для слишкомъ многихъ мысль и пробуждающееся сознаніе. Ату его, ату!

Вся бъда была въ томъ, что искусство, какъ-то наконецъ проснувшись, не довольствовалось даже твиъ, что тронулъ и копнуль Өедотовъ. При всей талантливости его, при всей новизнъ его почина, при всей правдъ взятаго имъ такъ неожиданно матеріала, у Өедотова быль одинь важный недостатовь: стремленіе къ "моральнымъ урокамъ", къ "очищенію нравовъ посредствомъ искусства", къ наставленіямъ и пропов'єдямъ дядьки, и къ карриватуръ. Все это было очень плоко и несчастно. Отъ сотворенія міра и до сихъ поръ искусство никакихъ нравовъ не исправляло и ничьихъ безумствъ и дикости не уничтожало. Искусство-и самое лютое насилованіе жизни, самое свиръпое искаженіе ея, всегда очень хорошо уживались витств, рядышкомъ, но только тв художники, которые, по неразвитости или слабости мысли, брались за задачу исправленія нравовь, ничего иного не достигали, кром'в того, что обезцвечивали свой таланть и разжижали свои произведенія. Гогарть быль, по натурь, человыть необывновенно талантливый, но почему онъ такъ холоденъ и скученъ? Отгого, что онъ более всего хлопоталь о "наставленін" и "морали". Кто такими задачами наполненъ, тотчасъ становится искусственъ, натянутъ и придуманъ. Воть именно это-то, немножко Гогартовское, направление и было Ахиллесовой пятой Өедотова. Лишь въ двухъ лучшихъ своихъ произведеніяхъ "Утро чиновника" и "Сватовство маіора" онъ удержался отъ морали и прямо рисовалъ сцены изъ дъйствительной жизни и ни о чемъ другомъ не задумывался — вездъ въ остальномъ, что имъ сдёлано, проглядывають поминутно мотивы посторонніе: то сантиментальность, то нівоторый идеализмъ, то каррикатурность, но всего чаще нравоученія. И это-то и пом'вшало ему развиться до истинной ширины и подняться на ту высоту художественности, къ которой по натуръ своей онъ былъ, казалось бы, способенъ. По словамъ столь близкаго его пріятеля и біографа Дружинина, онъ одно время сталь задумываться о созданіи "Мадонны съ младенцемъ Іисусомъ", и для этого искалъ вездъ вокругъ себя "неземной красоты въ лицахъ" — плохой знакъ для истиннаго реалиста, ищущаго прежде всего именно все только "земного", "правдиваго" и "действительно существующаго" въ жизни. Вспомнимъ, что когда Перовъ, другой такой-же реалистъ по натурів, какъ и Оедотовъ, впослівдствін точно также задумался о "Мадоннахъ" и даже сталъ писать ихъ, многіе люди, прилежно следящіе у нась за ходомъ искусства, тотчась указали публике на то, что съ Перовымъ совершается поворотъ въ иную сторону.

и что туть добра для его таланта нечего ждать. Эти слова, кавъ извъстно, къ несчастію оправдались. Масса рисунковъ и эскивовъ Өедотова заражена была, особливо въ последнее его время, то нежоторою идеальностью, то каррикатурой и нравоученіемъ, и потому для искусства никакой важности не им'ветъ. Но именно это-то худое и фальшивое, что въ несчастію существовало въ направленіи Өедотова, многимъ нравилось, "примиряло" сь тою неум' встною правдою и силой, которая составляла главний въ немъ элементь, и позволяло сквозь пальцы милостиво смотръть на лучния совдания Оедотова. "Какия добрыя намърения! Какъ онъ хлещеть пороки!" говорили многіе и совершенно спокойно любовались на Өедотова, конечно, очень хорошо чувствуя нестинктомъ, что всявая сатира и каррикатура-невинные пустяки, ни къ чему не ведущіе и только слегка всёхъ потёшающіе, ничуть въ глубь не прохватывающіе, ничего не изм'вняющіе, и у публики, и у тёхъ, противъ кого онё направлены. Всё съ удовольствіемъ выслушивають нравоученіе, прячутся за него какъ за каменную гору, и туть-же сейчась, поворотившись къ нему спиной, продолжають свое дело по прежнему. Оедотовь этого не понималь и придавалъ высокое значеніе своимъ "нравоученіямъ" и "каррикатурамъ": онъ даже затввалъ одно время издавать каррикатурный журналь (который, конечно, никогда не привель бы ни къ чему путному, кромъ празднаго скалозубства и еще пущаго измельчанія таланта), а что касается до нравоученія, то онъ въ последнее время своей жизни все мечталь попасть въ Лондонъ и поучиться у Гогарта (именно у котораго учиться ему было и не надо, и вредно), старался навязать его двумъ лучшимъ своимъ созданіямъ: "Чиновнику" и "Маіору": изъ разсказовъ Дружинина мы узнаемъ, какъ иного Өедотовъ хлопоталь въ этомъ смыслѣ, въ разговорахъ съ друзьями, и какъ эти последніе не могли его переубедить.

Наследники Федотова не хотели продолжать въ томъ же смысле, какъ онъ. Они не хотели довольствоваться одними только его задачами, стали раздвигать ихъ рамки, а по большей ширине и иногосторонности своей натуры даже никогда и не задумывались о нравоучении и каррикатуре. Воть это-то и не было имъ прощено "критикой". Публика—та почти всегда добродушна и непосредственна, она меньше разсуждаеть, нередко ошибается, но больше чувствуеть и прямо въ себя воспринимаеть. Художественные "критики" наши—те въ большинстве случаевъ ничего не чувствують, ничего въ себя прямо не воспринимають, въ тысячу разъ чаще ошибаются и только охраняють существующее и давно заведенное. Когда выдвинулась, после Федотова, новая наша школа

реалистовъ, они скоро увидали, что туть дело идеть уже не о легкихъ, поверхностныхъ каррикатурахъ и насмёшкахъ, что наши художники уже не о праздныхъ "красотахъ" и побрякушкахъ заботятся, а страшныя глубины и правды жизни принимаются раскапывать и на свъть выносить, -- воть и начинались походы противъ новаго искусства. Тоть самый Өедотовъ, который столькимъ прежде казался страшенъ и беззаконенъ, выходиль уже теперь ортодоксалень и правилень, выходиль человъкомь "въ мъру", выходиль художникомъ, котораго можно ставить въ образецъ новымъ своевольникамъ и дикарямь. Стали выдвигаться даже такіе писатели, которые попробовали уверять, что у Оедотова невозможно искать никакихъ "трагическихъ мотивовъ", которые именно тавъ чувствительны были для большинства зрителей. Одинъ увърялъ, что этого Өедотову "и во снъ не снилось", что такое толкованіе не болье какъ "лживо" и "видьть трагедію въ "Утръ чиновника" или въ "Сватовствъ маіора" способенъ развъ какой-нибудь изувъръ" (Въстн. изящн. искусствъ, 1884, вып. 2). Замічательно близорукій и ограниченный взглядь! Какъ будто намъ нужно свидетельство самого живописца для того, чтобъ знать, какъ смотръть на его картину, и какъ будто никто, кромъ изувъра, не способенъ понимать страшныя трагическія безобразія еще недавней русской жизни, когда они будуть слегка прикрыты мелкими спокойными подробностями ежедневной равнодушной жизни. Но, выгораживая Өедотова отъ всего сильно хватающаго за душу, отъ всего потрясающаго, тщательно регая отъ такихъ беззаконій его "комедію самыхъ житейскихъ мотивовъ", иные изъ числа враговъ, или ныхъ по крайней мъръ непонимателей новой нашей художественной школы, корили Перова и его товарищей твиъ, что они, котя и наследники Өедотова, но "не заимствовали отъ него ни юмора, ни теплоты, что они сухи, грубы, прозаичны и холодны"... (Гражданинъ, 1883, № 34, статья: "Разговоры объ искусствъ"). Да, Оедотова не было уже больше на свете, и его талантливейшія произведенія давно оказались безвредными, а эти-всь живы, и еще Богъ знаеть что, пожалуй, затвють въ своихъ картинахъ!

Извъстное дъло, въдь искусство должно быть поставщикомъ красивыхъ и ласкающихъ глазъ пустячковъ или ложной реторики—а эти невъжи, что они такое задъвають на своихъ полотнахъ? Совсъмъ неприличное для нашихъ гостиныхъ. Одинъ изъ первыхъ негодующихъ, художникъ Микъшинъ (творецъ памятника тысячельтю Россіи) писалъ въ 1862 году: "Нынъшнія выставки стали наполняться исключительно произведеніями, со всъмъ жаромъ

выхваченными изъ живой действительности, да иногда выкваченными такъ, что ихъ нельзя допустить на выставку, не осворбляя нравственнаго чувства посётителей, какъ это случилось въ недавнее время съ картиною новъйшаго направленія г. Перова ("Крестный ходъ"). Художнивъ вынесъ свою вартину изъ зать академіи на постоянную выставку (общества поощренія художниковъ), но и тамъ онъ принужденъ былъ снять ее, чему причиной было отталкивающее содержание картины, имъющей претензію изображать порокъ"... (Соврем. Лівтопись, 1862, № 44). Но этимъ частнымъ порицаніемъ г. Микешинъ не ограничился: онь возносиль свой взглядь до самыхъ шировихъ обобщеній и пугался за всю вообще будущность русскаго художества, коль скоро оно разъ ступило на ложную дорогу. "Страшно за искусство, говориль онъ, ---когда нравственная тина и подонки будничной жизни, во всей ихъ отвратительности, лельются новышимъ покольніемъ художнивовъ и служать предметомъ ихъ любви и восторговъ, и такъ какъ подобное содержаніе картины для большинства публики несравнено знакомъе, доступнъе и занимательнъе Иліады, Одиссеи и исторіи, то и понятно, что такой живой дійствительности тысячи рукоплещуть, а молодые художники, ободряеине этимъ легкимъ успъхомъ, отыскивають въ запуски сюжеты одинь другого грязнее... Спрашиваю, кто решится продать или подарить такую картину въ порядочное семейство" (Соврем. Лѣтопись, 1862, № 49).

Такихъ охранителей доброй нравственности и печальниковъ за семью и искусство было у насъ не мало, и пока цёлыя толпы нублики беззаботно и радостно восхищались талантливыми картинами Перова и его смълыхъ товарищей, "критики" брюзжали, сердились и пробовали сбить массу съ толку. "Художники, обратившіеся въ жанру, — писала "Иллюстрированная газета", — думають, что достаточно изобразить старуху, пьянаго мужика, девушку у окна, или своихъ собратьевъ въ разныхъ невыразимыхъ позахъ и костюмахъ, чтобъ вышелъ жанръ. Безъ идеи, безъ юмору, иногда поднимающагося до драматизма, не выйдеть жанра, поставь фигуры хоть кверху ногами... "(Иллюстрирован. газета, 1865, стр. 302). Кто не видаль этихъ всёхъ картинъ собственными глазами, навърное подумаеть на основаніи такихъ статей, что у насъ въ новыхъ картинахъ и въ самомъ дёлё ничего нётъ, кром безцёльныхъ какихъ-то безобразій и неліпостей. Но какъ же удивится этоть читатель, когда увидить самыя картины и найдеть тамъ не пьяныхъ только мужиковъ и бабъ, а сцены изъ настоящей современной жизни, полныя самаго разнообразнаго содержанія и значенія. Съ какимъ онъ презрѣніемъ подумаєть тогда о людяхъ, которые до того мизерны, близоруки и испорчены, что видять буквы и не видять словъ, поражены частными подробностями и слѣпы къ великому общему, ничего не понимають въ широкомъ, трагическомъ, великодушномъ или скорбящемъ духѣ, вложенномъ въ картину.

Тавіе б'ёдные люди изъяснялись иногда, по поводу новаго русскаго искусства въ следующемъ роде: "Говорять, что живопись быта обыдениаго или жанра у русскихъ художниковъ процвътаеть более, чемъ другіе роды искусства. Можно въ этомъ усомниться. Если нельзя отказать нашимъ художникамъ въ талантахъ и въ мастерствъ писать, то почти вездъ приходится жальть о недостаткъ вкуса, образованія, даже просто воспитанія. Когда наши жанристы беруть, напримёрь, сюжеть сатирическій, для осмѣянія какого-либо порока, то уже этоть порокь они выводять въ томъ открытомъ, нагломъ положеніи, въ какомъ онъ находится въ действительности, и где онъ отвратителенъ; оттого и картина сатирива-живописца вовсе не смешна, а напротивъ возмутительна..." (Бирж. Вѣдом. 1865, № 234, статья Н. Дмитріева). Вотъ такъ, по крайней мъръ, лучше — прямо на чистоту. Что отвратительно въ действительности, то не должно быть отвратительно въ картинъ. О нътъ, совствъ, напротивъ! Оно должно бытъ только "смешно", оно должно пріятными образоми забавлять. Ну, вотъ, это-то и интереснъе всего было узнать намъ. А то, на что это похоже: представлять кистью и красками вещи такъ, вавъ онъ "находятся въ дъйствительности"! Само собою разумъется, на такую низость способны только эти вонъ наши безвкусные, необразованные, даже просто невоспитанные художники! То ли дело те тонкія, деликатныя картины, которыя у насъ такъ долго существовали раньше этихъ безобразниковъ, и на которыя никогда никто не жаловался: "Сельскій отдыхъ", "Крестьянское семейство передъ объдомъ", "Шашечная игра", "Дъвочка съ тамбуриномъ", "Спящій паступокъ", "Купальщица у ручья" — вотъ оно, воть оно, настоящее искусство, кроткое, мирное, умное, благовоспитанное!

Но быль откровенень въ тв времена, конечно, не одинъ г. Дмитріевь: другіе высказывали еще другія претензіи. Свровь, тогда еще не композиторь, а только музыкальный критикь, ввдумаль въ 1858 году ("по спеціальному порученію своего редактора", Раппапорта) написать обозрѣніе академической выставки 1858 г. и выразиль туть недовольство Перовымъ и вообще новымъ направленіемъ русской живописи въ слѣдующемъ видѣ, точь-въ-точь

"спеціалисты" Дмитріевы и всв имъ подобные: "Маленькая картина Перова "Прівздъ станового на следствіе" исполнена отчетливо и очень удачно-но... сюжеть! Бъдный молодой парень со связанными веревной руками, передъ испытующимъ взоромъ станового н писаря; туль сотскій и еще баба какая-то. Въ искусствъ дорого не "что", а "какъ" — это аксіома, однако, надобно же оставить меленькую долю поэвін и въ самомъ выборт сюжетовъ. И Тењеръ, и Фанъ-Остаде никогда ее не изгоняли вовсе изъ своихъ грязноватыхъ по содержанію картинъ. Тамъ было добродушіе, была веселость, элементы весьма поэтическіе. Когда же, вакъ въ ,реальномъ" направленія литературы нашей, поэзія въ рішительномъ недочеть, рышительно исчезаеть за дагерротипностью, это протесть, польза, мера благочинія, это — бичеваніе, врачеваніе, какъ угодно — только уже не искусство; а съ дальивашимъ преуспраніемъ такой тажкой анти-поэтичности, академін, музеи, театры и концертныя залы пришлось бы закрыть, какъ зданія "неподходящія", безполезныя (Музыкальный и Театральный Вестникъ, 1858, № 18). Художникъ брюдловскихъ временъ, неисправимый классикъ и писатель, скульпторъ Рамазановь, выскавываль противъ Перова, въ Москвв, точно такое жеблагородное негодованіе, какое противь него висказываль въ Петербургъ скульнторъ Мивъшинъ: "У г. Перова, — писалъ онъ, — что ни картинка, то тенденція и протесть... Его "Сцена у фонтана" ватажва. Его "Часпитіс въ Мытищахъ" — картина съ ярко выраженной тенденціей, изобличеніемъ и протестомъ... У насъ все заразилось тенденціей: романь ли, пов'єсть ли, театральная ли пьеса, картинка ли, все создается по нов'єйшему реценту, первоначально прописанному петербургскими журналами, а потомъ распространяемому и въ сферъ образовательныхъ искусствъ усердними прогрессистами-фельетонистами. Часть наниихъ меценатовъ, образовавшихъ свои взгляды и внусы на журнальныхъ и газетнихъ статьяхъ последняго времени и раздражающихся ихъ воззрвніями, естественно способна поражаться преимущественно пивантными, изворачивающими душу жестами и платить за нихъ щедрою рукою... Здесь уродливый, безобразный рисуновъ, карриватура, утрировка нестернимы и имеють что-то отгалкивающее. Нельзя не пожальть, что врълые художники тратится на такую пошлость... Это есть направленіе, общее всёмъ жанристамъ, направленіе, отличающееся какимъ-то полицейскимъ характеромъ и жетавляющее ихъ, подобно сыщикамъ, обнаруживать предъ обществомъ скандальныя, возмущающія душу сцену... Не лучше ли художнику трудиться во имя чистаго искусства, повинувъ ложный

путь тенденцій, пряныхъ сюжетовъ, вымученныхъ эффектовъ?" (Соврем. Л'втопись, 1866, № 6).

Воть какь давно уже гуляеть у нась вь художественной критикъ словцо "тенденція", до такой степени ныньче фаворитное и драгоцвиное! Оно собою изображаеть нвчто страшное и зачумленное, оно пришло на смену прежняго "волтерьянства" и "фармазонства", и въ своей зловредности почти равно самымъ ужаснымъ язвамъ, "вольнодумству", "либерализму" и "соціализму". Гнуснве и безобразнве "тенденціи" уже ничего на светв быть не можеть для искусства--- это вамъ тотчась же скажеть всякій благомыслящій человінь. Но відь на ділі это все ничто иное, какъ только китайскія пугала, и кто хоть на единую секунду обратится къ своему здравому смыслу, почувствуеть, что туть на лицо все только притворство, фальшь или же грубое непониманіе, и что созданія, клейменныя у насъ презрительной кличкой "тенденціозныхъ", именно и есть тв самыя, которыя одни должны существовать въ искусствв. Тенденціей обзывають "содержаніе", когда оно правдиво, истинно, глубоко, когда оно взято изъ существующей, настоящей, глубово затрогивающей современной дёйствительности. "Все это ваше, можеть быть, и существуеть взаправду, говорить часто вритель (и особенно часто "критикъ") художнику, да ты-то не рисуй мив этого. Такія вартины меня только безпокоять, онв меня разстраивають! Мало ли что есть на свъть щемящаго, нелвиаго, возмутительнаго, страдающаго, трагическаго, ужаснаго—да мив-то что до этого? Искусство — это цввточные букеты и гирлянды. Я хочу, чтобъ оно потешало меня, чтобъ оно ничемъ серьезнымъ не обременяло меня, чтобъ оно щекотало мит пріятно въ носу, въ родт какъ духи модиме, а ты съчтить во мив пристаешь? Съ "правдой" какой-то? Да мив какое до нея выо?" И воть. чтобы избавиться вакъ-нибудь оть этой столько безпокоющей правды, выставляють впередъ всемогущее лекарство, слово "тенденція", и когда это сдёлано — всему уже конецъ, и толковать больше нечего. Искусство должно быть "чистое" (т.-е. съ полнымъ отсутствіемъ содержанія, или же съ содержаніемъ ничтожнымъ, нелішымъ, выдуманнымъ, нестершимоглупымъ). Но если оно не таково, если художникъ, проникнутый страстнымъ, горячимъ ощущеніемъ трагедій, безобразій или неленостей, совершающихся передъ его глазами, нарисуеть все это на полотив, ему тотчасъ кричать: "Тенденція! Тенденція!" ж пресповойно закрывають глаза на "оскорбительную" для нихъ современность. О, тогда искусство уже не чисто, оно возмутительно, оно скандально, оно безобразно, оно пошло! И никто не

хочеть понять, что скандально, безобразно и возмутительно, напротивь, именно то искусство, которое зовуть "чистымъ", "настоящимъ", которое ставять въ примъръ; что именно оно-то и волно неправды, условности и возмутительности; что оно годно для дътей, а не для взрослыхъ. Но слишкомъ всемогуща привичка, долгая дрессировка, прививка, воспитаніе, — и воть, всъ съ суевърнымъ почтеніемъ и преданностью смотрять на тысячи такихъ созданій стариннаго искусства, которыя никакого почтенія и восторіговъ не стоять.

Впрочемъ, не всв повально "критики" жаловались на "страшную" тенденцію. Находились, иной разъ, критики съ меньшими претензіями. Такъ, наприм., неизвістный художественный критикъ "Отечественных в Записовъ" жаловался на Перова съ совершенно своеобразной и курьезной точки зрвнія. Онъ признаваль, правда, Перова художникомъ "высоко даровитымъ", но объявлялъ, по поводу первой передвижной выставки (О. З. 1871, т. 199), что этому живописцу "вредить известная доля преднамеренности въ картинахъ. Особенно замътенъ этоть недостатовъ въ новой его картинъ "Охотники на привалъ". Всъ фигуры прекрасны, каждая сама по себъ; но, взятыя виъстъ, производять впечатлъніе не вполнъ доброкачественное. Какъ будто при показываніи картины присутствуеть автерь, которому роль предписываеть говорить: воть это лгунъ, а это легковърный. Такимъ актеромъ является (въ настоящей картинъ) ямщикъ, лежащій около охотниковъ, и какъ бы приглашающій зрителя не върить лгуну-охотнику и позабавиться надъ легковъріемъ охотника-новичка. Еслибъ Перовъ устранить ямщива, картина не потеряла бы, а выиграла бы". Спрашивается: можеть ли идти дальше художественное непониманіе и навязываніе художественному созданію такихъ мотивовъ и наивреній, которыхъ тамъ и следа нетъ?

Вообще же говоря, наша художественная критика не разъбывала какъ будто не прочь отъ настоящей правды въ созданіяхъ искусства, одобряла ее, похваливала слегка, но если вглядёться нопристальные, часто можно было увидёть, что туть настоящихъ симпатій къ предмету нётъ. Воть два примёра изъ числа множества другихъ.

Одинь изъ самыхъ талантливыхъ и блестящихъ товарищей Перова, Прянишнивовъ, выставиль въ 1865 году превосходную картину свою: "Гостиный дворъ въ Москвъ". Это, конечно, одинъ изъ лучшихъ перловъ всей русской школы, по глубовой психологіи, по выраженію потрясающей трагичности. И что же? Почти всь наши "критики" похвалили эту картину,

но почти всв же съ такими оговорками и дополненіями, которых делали все ихъ похвалы равными нулю. "Писана эта картина не дурно, — объявили "Биржевыя Новости", — фигуры харавтерни, физіономіи выразительны; за всёмъ тёмъ картина возмутительна и свидътельствуеть о неразвитости въ художникъ не только эстетическаго, но и нравственнаго инстинкта... Вся картина производить непріятное впечатлівніе, даже возмутительное, а уже это отрицаеть въ ней всякое художественное значение: въ ней пренебрежены нравственные законы... Рядомъ съ отвратительнымъ надо всегда ставить что-нибудь чистое". — Значить, чтобъ понравиться тонкому, нежному и благовоспитанному "критику", вопервыхъ надо было бы вовсе не рисовать кроткихъ и смирныхъ по виду, очень обыкновенныхъ на взглядъ, но въ корню истиннобезобразныхъ, холодно-жестокихъ лавочниковъ, потвшающихся старикомъ-чиновникомъ, пляшущимъ передъ ними за нъсколько коивекъ на водку, - а если уже рисовать, то нарисовать туть же подлъ что-нибудь смазливенькое, сантиментальнинькое, припомаженное по формъ или чувству, чтобъ смотръть было пріятнъе. Ай да молодець, авторы! Точь-въ-точь тоть критикъ, который, жаловался на Верещагина, зачемъ тотъ рисовалъ во всей правде ужасы болгарской войны, зачёмъ не рисоваль туть же ничего такого, что "успокоивало бы" г. критика! Воть какъ кръпки и прочны въ своихъ премудростяхъ наши "критики", вотъ какъ они черезъ десятки лътъ подають другъ-другу руки, отъ всей полноты своего чистаго, благороднаго, доброжелательнаго, высокаго сердца!

"Голосъ", тоть до такой степени уразумель необычайную талантливость и значительность для нашего искусства такой картины, какъ "Гостинный дворъ" Пряниппникова, что объявлялъ устами своего фельетониста, что выставка того года (1865) "несчастная", "плачевная", что "нътъ словъ для выраженія того негодованія, которое закипаеть при выход'є изъ академіи художествъ". Выставка эта, о которой "не стоить даже давать подробнаго отчета", есть только выражение полнаго "упадка" нашего искусства, а всё сюжеты выставленныхъ картинъ- "дребедень". Всему этому нечего удивляться, когда вспомнишь то, что "Голосомъ" высказывалось вообще о жанръ. "Въ картинахъ жанра, говориль онь въ 1864 году, -- на прошлыхъ выставкахъ проглядывало то же отрицательное направленіе, которое господствовало въ литературф. Являлись преимущественно картины, изображающія отрицательную сторону русской жизни, даже просто безобразную ея сторону. Неть слова, подобныя картины имеють совершенно законное право существованія, но преобладаніе у насъ этой полукаррикатуры въ жанрѣ не объясняется-ли тѣмъ, что отрицательная сторона жизни, а тѣмъ болѣе всяческія безобразія, выдаются ревефнѣе, вслѣдствіе чего они доступнѣе и для наблюденія, и для воспровведенія на полотнѣ? Намъ кажется, что если поразобрать ностроже, этого рода картины представляють собою великую бѣдность таланта, но останавливають на себѣ вниманіе носѣтителя выставки ислючительно лишь рельефностью сюжета" (1864, № 337). И такъ, тутъ на лицо только полу-каррикатура, бѣдность таланта! Воть все, что "Голосъ" находиль у тѣхъ русскихъ художниковъ, которые посвятили свою кисть дѣйствительной жизни и правдѣ. Въ этомъ "Голосъ" не отставаль ни отъ кото ивъ прочихъ газеть и рецензентовъ: онъ быль очень современенъ.

Другой примеръ. Когда Владиміръ Маковскій написаль самую талантливейшую и вначительнейшую вартину свою, "Осужденный", то, кром'в немногихъ людей среди публики и критиковъ, почти никто не оценилъ ее по достоинству. Большинство вовсе не поняло, что эта картина-одно изъ лучшихъ созданій новой русской живописи. Такъ, наприм., "Голосъ" ограничился только сухимъ и казеннымъ отзывомъ, что картина эта "какъ нельзя божье удачный по типамъ и экспрессіи жанръ" (1879, № 58), а всё московскія газеты отозвались о картинё хотя и съ извёстной похвалой, но поставили неизм'вримо выше ничтожную, поверхностную и во многомъ фальшивую картину К. Маковскаго "Русалки". Всв они признавали ее высшею и значительнъйшею картиной всей тогдащией передвижной выставки. Такъ, наприм., "Русскія Відомости", восхищаясь "крайне эффектнымъ освівщеніемъ, граціей и красотой "Русалокъ", объявляли только, что вь "Осужденномъ" лица очень типичны (1869, № 92); "Московскія В'єдомости", находя "Русалокъ", не смотря на н'єкоторые недостатки, "явленіемъ въ высшей степени отраднымъ, при харажтеристическомъ для нашего времени безсиліи русской художественной фантавіи", холодно признавали "Осужденнаго" картиной, написанной мастерски, и однимъ изъ лучшихъ произведеній на тогдашней передвижной выставив въ Москвв. Но всего любопытитье вышель отзывь "Современныхъ Извъстій". Эта газета растространилась тольно о томъ, что главное действующее лицо есть результать кабаковь. "Пройдите мимо красной вывёски и послунцайте содома, творящагося подъ нею. Это кормильцы и усповожтели старости родительской; это пчелки, откармливающія вабацкій людь; это сюжеты для повышенія следователей, краснорвчія прокуроровь и защитниковь; это модели для драматическихъ вартинъ такихъ дерзкихъ художниковъ. какъ В. Маковскій, осмѣлившійся нарушить душевный покой зрителя, только что отошедшаго отъ "Русалокъ К. Маковскаго", —капитальнѣйшей картины выставки". Писатель "Современныхъ Извѣстій", конечно, не оставлялъ безъ извѣстной похвалы и "Осужденнаго", но на сколько же болѣе восхищался "роскошнымъ соединеніемъ фантазіи съ матеріей" и т. д. въ "Русалкахъ".

#### VI.

Но воть, если стольнимъ людямъ "жанръ" назался и фальшивъ, и безобразенъ, и вреденъ, или, по крайней мъръ, ничтоженъ,
то что-же всъмъ этимъ людямъ нравилось? Такъ какъ всего болъе
возмущали самые сюжеты, самыя задачи новаго искусства, казавшіяся мелкими, ничтожными, такъ какъ всегда раздавались безчисленныя жалобы на почти полное отсутствіе "серьезнаго",
"высокаго" рода въ новомъ искусствъ, разумъя подъ этими словами картины на сюжеты религіозные и историческіе,—то, значить,
надо предполагать, что къ этимъ послъднимъ тяготъли всъ слипатіи и вкусы. Взглянемъ же на созданія въ серьезномъ, высокомъ родъ: какъ ни ръдко они у насъ бывали, потому что не
приходились по нашей натуръ, но все-таки бывали-же. Какъ-же
къ нимъ относились и масса публики, и "критика"?

Всв они, и въ особенности "критики" относились къ нимъ благосклонно и съ великою симпатіей всякій разъ тогда, когда эти созданія бывали поверхностны, банальны, ничтожны или даже ложны, и становились врагами ихъ всякій разъ, когда въ нихъ присутствовало желаніе выразить въ самомъ дёлё нъчто серьезное, глубокое, правдивое, выйти изъ обычной колем всего "принятаго". Брюлловъ могъ писать какія угодно "Помпеи", "Взятія Божіей Матери на небо", декораціи рококо въ куполв Исакіевскаго собора — и никто не только не жаловался на фальшь и академическую условность всего здёсь представленнаго, но напротивъ, всв радовались и били въ ладоши. Онъ могъ бы, еслибы прожиль еще долго, написать сполько еще угодно подобныхъ же блестящихъ по внешности, и гнилыхъ по содержанію и выраженію созданій-и его только все больше и больше признавали бы геніемъ. Но стоило явиться художнику настоящему, глубокому-Иванову, стремившемуся въ выраженію истины и правды-и почти всь оть него отвертывались, кто съ негодованіемъ, кто съ антипатіей. Если оставить въ сторонв

носквичей, повторявшихъ только восторженныя річи Гоголя, продигованныя, впрочемъ, не постиженіемъ искусства, а фанатизномъ ханжества, да если оставить еще въ сторонъ небольшую группу людей, въ самомъ дълъ любившихъ и понимавшихъ искусство, остальные всв сердились на Иванова и бранили его картину. А нападали они на нее вовсе не за тъ недостатки и недочеты, которые действительно присутствовали въ картине по неполнотв таланта Иванова, — о, нътъ! а только за подробности вившняго исполненія. Жаловались, зачёмь тёло такого-то или такогото действующаго лица написано слишкомъ бельимъ, не загорелымъ, зачёмъ колорить картины не изящень и не красивь, какъ у Брюдіова (а между тімь, у Брюдова колорить блестящь сколько угодно, но совершенно далекъ отъ натуры), зачемъ "Ивановъ не позаботился сообразиться съ античными типами Аполлоновъ, Антиноевъ, Амуровъ и т. д.", зачёмъ "композиція его не похожа на композицію Брюдлова, Бруни и другихъ", зачёмъ у него въ картинъ столько еврейскаго типа, что туть, можно сказать, просто "семейство Ротпильдовъ изображено" и т. д. Болынинство этихъ замечаній делалось самими художнивами и повторялось публикой. Ивановъ писаль тогда брату: "Въ статъв "Сына отечества" противуположная мив партія, Бруни и другіе члены академіи, пригрилась именемъ весьма малоизвестнаго и плохого литератора (Толбина). Статью приносять къ картинв и читають, сличая... Со статьею ходять на выставку провърять неучение и способные ко алу... Пименовъ мив говориль, что картина моя не поразила двора, какъ картина Брюдлова. Князь Оболенскій говорить: Надобно будеть ее въ Москву-скорей купять и лучше". Профессора Іорданъ и Зарянко (которыхъ отзывы уже напечатаны теперь) выражались о картинъ также самымъ плоскимъ, поверхностнымъ и недоброжелательнымъ образомъ. Но во всемъ этомъ только одно било позабито-главное: глубовое, искреннее и върное чувство, разлитое въ картинъ; было одно только пропущено: создание такихъ типовъ и фигуръ Христа и Іоанна Крестителя, съ которыми не можеть сравниться никакое другое олицетвореніе этихъ личностей во всемъ европейскомъ искусстве, съ самаго начала его существованія и по сей день: выраженіе такого входновенія и мощи вь лицъ Іоанна, выраженіе такихъ глубокихъ черть души и въсть правдивъйшей натуральности у молодого Іоанна Богослова н у многихъ изъ числа другихъ апостоловъ и присутствующихъ трителей, съ которыми не можеть идти въ параллель никакое Іругое выраженіе подобныхъ-же личностей во всёхъ написанныхъ ранее Иванова картинахъ. Иванова пожалели какъ неудачникаи позабыли на много леть. Но кикому не приходило въ голову, что если есть у кого учиться новому художественному поколенно, на счеть серьезности и правдивости выраженія—такъ это у Иванова, а не у поверхностнаго и моднаго Брюллова.

Всего черезъ пять лёть послё смерти Иванова, "Голосъ" объявлять (1863, № 244), какъ вещь общепривнанную, что "Ивановъ пытался въ своей картине изобразить божественнаго учителя, но неудачно". Кому-моль неизвёстно, что "Христосъ выполненъ туть вполнё неудовлетворительно?".

Когда Ге написаль свою "Тайную вечерю", картину хотя к заключающую разные довольно существенные недостатки, но всетаки выдающуюся, то многіе восхитились новой картиной и даже превозносили ее выше небесь. "С.-Петербургсвія В'йдомости" (1863, № 213) провозгласили, что "Гѐ внесъ новую струю въ русскую живопись и шагнуль далее Иванова на пути въ свободе стиля", а "Голосъ" объявиль, что "картина Ге должна быть зачаткомъ новой школы, которую мы могли-бы назвать русской школой" (1863, № 244). Картина эта, конечно, вовсе не сдѣлалась зачаткомъ новой школы, и притомъ "новая русская школа" образовалась и кренко сложилась задолго до "Тайной вечери" Гѐ, что "Голосу" въ то время пора было и знать: но вавъ би ни было, всв подобныя изреченія, хотя и слишкомъ неверныя, свидътельствовали о симпатіяхъ въ новому произведенію, о високой оценте его. Но что сказали въ эту минуту те люди, которые ранве того всего болве требовали картинъ религіозныхъ и "высовихъ", классики и консерваторы? Они пропустили мимо глазъ все, что было въ картинъ хорошаго, талантливаго, и только стали жаловаться на нарушение "общепринятыхъ преданій", на неуваженіе прежнихъ "великихъ образцовъ". "Эта картина ни что иное вакъ жанръ, -- восклицала газета "Въсть": -- она представляеть сцену после ужина нескольких вереевь, изъ которых одинъ представляетъ собою главу одной политической партів, существовавшей въ Гудеи. Книга Ренана — явленіе, сходное съ картиной Ге: то-же отрицаніе божественности, тоть-же матерыяливиъ, — но у Ренана болъе стремленія въ идеальности. Нътъ ни правдоподобности, ни естественности, ни историчности... Въ нашемъ обществъ замътно сильное негодованіе противъ этой жартины"... Воть что говорилось въ Петербургъ, конечно, не всеми, но очень многими. Въ Москве тоже не обощнось безъ эначительнаго негодованія, уличеній въ изм'єнь противъ добрыхъ преданій. Погодинъ писаль въ "Московскихъ Ведомостяхъ" (1864, № 90): "Нёть, это не Тайная вечеря, а отврытая вечеринка. Нъсколько евреевъ только - что оставили транезу. Двое коссорились. Одинъ выходить съ нажимъ-то дурнымъ намъреніемъ, пругой задумался о променіествім, въ недоумънім. Божественнаго въ миръ у него ничего нътъ. Прочіе въ менугъ: какъ-бы не случнось чего, но не имъютъ силы остановить уходящаго... Каршая Ге обличаетъ замъчательный талантъ. Ге объщаетъ намъ коронаго мастера, но если онъ посвящаетъ себя духовной живониси, а не житейской, то мы смъемъ ему накомнить, что велине порцы новой европейской живописи, Леонардо Винчи, Рафаэль, Корреджіо, Гвидо Рени, Доменикино, Гверчино, чернали свое цохновеніе не въ томъ источникъ, къ ноему, повинуясь духу времени, или, можетъ быть, только увленаемый потокомъ, обранися Ге"...

"Низводить религіозные сюжеты до степени жанра", -- восилицана "Современная Лътопись" (1863, № 38), —кажется намъ дълонь черезъ-чуръ смёлымъ: не шагнуль ли г. Ге уже слишкомъ далеко? Гдв лучше было ему искать вдохновеніе: въ слабомъ ли человівческомъ анализъ новъйшихъ толкователей, исполненномъ несоверменствъ, или въ светломъ источнике всякаго снасенія?" И туть же авторъ изо всёхъ силь старался доказать, что картина Ге противоречить духу и смыслу евангелія. Зловредность направленія вазалась ему такою сильною, что онъ скоро потомъ посвятилъ же предмету еще другую статью, тамъ же (№ 41), и, вложивь еще новые свом доводы, въ прежмемъ же родъ, спрашваль: "Но отчего же картина Ге произвела на иныхъ благопрімпное впечатлівніе и возбудила столько толковъ?" На это онъ отвъчаль, что первою причиною быль "несомивний таланть Ге, шрочемъ, таланть, проявившийся только въ механизм в художества, часть-то: смелости кисти, оригинальности и верности колорита, рењефности и группировић фигуръ, и особливо въ удачномъ освещении"; второю же причиною авторъ признаваль то, что "Художникъ съумъть угодить ходячимъ современнымъ идеямъ и вкусамъ, что онъ въ своей картинъ изобразиль матерыализмъ и нимлизмъ; пронившій у насъ всюду, даже въ искусствъ".

"Голосъ", столь часто овазывавшійся переметной сумой, совершенно измёниль тому, что провозгланаль въ началь, и въ 1871 году уже прямо объявиль (№ 382), что "Тайная вечеря" Ге, вмёсть съ громкими одобреніями, вызвала и не совсёмъ неосновательные упреки въ томъ, что художникъ, гоняясь за новыной (?!), впалъ въ некоторую несообразность, изобразивъ на первоиъ плане Гуду Искаріота, а самого Христа едва заметнымъ (!) между учениками (!)". Всего лучше и характерне было общее заключеніе "Голоса": "Современный реализмъ только вредить (ныньче) религіознымъ картинамъ!" Это было мивніе, діаметрально противуположное тому, какое было высказано при первоначальномъ появленіи картины. Что тогда ставилось въ похвалу, то шло теперь въ упрекъ.

Съ картиной Крамского "Христосъ въ пустынъ" повторилось нвчто въ томъ же родв. Лишь немногіе остались ею довольны, радовались на ея талантливое, правдивое и глубокое выраженіе, въ стиле Иванова. Всего же чаще "притики" нападали на нее за "еврейскій типъ", за недостаточную "возвышенность и идеальность", за собственный взглядъ и починъ, за отступленія отъ принятаго банальнаго способа представленія. "У картины Крамского, — говорили Отечественныя записки (1873, томъ 206), — приходится слышать свтованія, будто она трактована уже черезъчуръ реально". Иные увъряли (Кіевлянинъ, 1873, № 143), будто въ Христъ этомъ выражено "ожесточение противъ людской злобы и невърія". Но всъхъ превзошель нъвто, "художнивъ А. Ледаковъ". Онъ доходилъ даже до того, что Христа Краиского называль "оборванцемъ жидомъ, возседающимъ на камешке и тоскующимъ о томъ, что рано или поздно, а за контрабанду доведется попасть въ руки правосудія" (Спб. В'вдом., 1879, **№** 42).

Съ картиной Флавицкаго "Княжна Тараканова" повторилось опять-таки то же самое. "Вѣсть" говорила (1864, № 47): "Совершенство техническаго исполненія такъ явно, что съ этой стороны трудно нападать, но некоторые (изъ "горячихъ порицателей") недовольны выборомъ сюжета, находя, что онъ слишкомъ драматиченъ, и что картина производить слишкомъ тяжелое впечатленіе. Другіе, болве основательные, порицають Флавицкаго за невврность въ отношеніи исторіи..." Эти "другіе", вслідъ за М. Н. Лонгиновымъ (впоследствіи начальникомъ цензуры), находили, что "на картину Флавицкаго следуеть смотреть не какъ на эпизодъ изъ исторіи, а вавъ на эпизодъ изъ анекдотической хроники XVIII въка". А потому, признавая до нъкоторой степени талантъ автора картины, писатель "Голоса" объявляль, что "мы вполнъ имъемъ право требовать отъ него, чтобъ онъ попробовалъ свою висть надъ болъе широкимъ сюжетомъ изъ русской исторіи" (Голосъ, 1864, № 337). Итакъ, настоящій сюжеть быль еще не настоящій, не достаточно широкій! Подъ "широкимъ", конечно, разумвется всявій, какой угодно сюжеть, только бы онъ не тревожиль зрителя. Этимъ людямъ явно было нужно ослабить действіе картины и отвести глаза публикъ.

"Отечественныя Записки" выравили, по поводу картины Флавикаго, взглядь еще болбе любопытный. "Флавицкій симпатизируеть трагической сторонъ жизни,—писаль критикь Дмитріевь,—и изстерски иногда ее выражаеть. Но мы неоднократно говорили, что художество, перенося природу на полотно, не переносить ее съ грубою действительностью. Не все ужасное годится для трагедія, драмы или, лучше — ужасное въ художествъ передается онать-таки поэтически. Моменть, взятый Флавицкимъ изъ жизни инжны Таракановой, действительно ужасень, но ужасень черезьчурь, а потому и помешаль автору достигнуть той цели, которой онъ желаль. Онъ, вероятно, хотель возбудить сожаленіе къ пленнить, а возбуждаеть, напротивь, непріятное чувство, зовущее поскорбе отвернуться оть картины. Такого рода картины есть нравственная пытка, чего не допускають художественные законы" (Отечественныя Записки, 1864, т. 157, стр 885).

Итакъ, при оценке "историческихъ" и "религіозныхъ" нашихъ картинъ мы встречаемся все съ теми же самыми фактами, которые встречали и при оценке картинъ изъ обыденной жизни: везде мы находимъ жестокіе нападки на своеобразіе мысли, на ночинъ чего-то новаго, на "неуваженіе прежняго", на троганіе того, чего "не следуетъ трогать" изъ матеріаловъ и сторонъ жизни, на "непокорность" прежнимъ образцамъ и мастерамъ, на внесеніе въ художество такихъ серьезныхъ и глубокихъ элементовъ, которые не оставляютъ зрителя въ блаженномъ покот и при одномъ праздномъ любованът, а потрясаютъ его душу участіемъ и могучими симпатіями къ истинной действительности жизни; однимъ словомъ, нападки на слишкомъ большую, прежде вовсе неизвъстную, правду представленія. Все это казалось огромкому большинству непозволительнымъ и требующимъ расправы.

Правда, у насъ произносились иногда сужденія н'всколько иного рода объ "исторической" новой нашей живописи, но и въткъ не найдешь много ут'вшенія. Вотъ взглянемъ, наприм'єръ, на то, что прежде говорилось у насъ о Шварцѣ. Въ началѣ, при жизни этого художника, "критики" наши относились къ нему мовольно сочувственно, похваливали его, такъ что самъ классикъ и академистъ Рамазановъ находилъ картины его "прекрасными композиціями, со счастливымъ расположеніемъ живописныхъ пятенъ, съ археологическою вѣрностью"; находилъ, что Шварцъ въ послѣдніе свои годы дѣлалъ огромный шагъ впередъ, послѣ первыхъ понытокъ своихъ, иснолненныхъ ума, фантазіи и близкаго знанія исторіи"... (Соврем. Лѣтопись, 1866, № 38). Послѣ смерти Шварца, въ 1869 году, о немъ вдругь замолкли, его забыли.

О немъ утвердилось такое мненіе, что это быль скоре талантливый дилеттанть, чёмъ настоящій "художникъ" и настоящій "историческій живописець". Ему-дескать еще многаго до того недоставало. Онъ быль еще только живописецъ-археологъ. Въ такомъ смыслъ очень ръшительно и опредълительно высказалось, въ 1880 году, "Живописное Обозръніе". Въ началъ статьи піли великія похвалы Шварцу. "Шварцъ принадлежить, -- говориль этоть журналь, --- къ числу самыхъ оригинальныхъ художниковъ русской инколы живописи. Его картины изъ русской исторіи поражають даже и теперь полнымъ отсутствіемъ всякой условности, которал такъ упорно держится въ такъ называемой исторической живописи... Шварца можно считать настоящимъ основателемъ русской исторической шволы въ живописи. Все условное, оффиціальное, фальшивое, сочиненное, было имъ окончательно и безповоротно отброшено. Въ его картинахъ и рисункахъ мы изучаемъ русскую исторію не въ ея оффиціальныхъ представителяхъ въ моменть ихъ оффиціальныхъ, историческихъ функцій; мы изучаемъ ее въ полной и непосредственной жизненной правдъ, въ дъйствительной обстановив, въ нравахъ, обычаяхъ, костюмахъ, типахъ архитектуры; вся живнь народа, схваченная въ изв'єстный моменть его культуры, воскресаеть передъ нами съ такой жизненной правдой, о воторой до Шварца невозможно было предполагать въ историческомъ жанръ..." Ну, вотъ и прекрасно. Въ этихъ правдивыхъ словахъ, высказанныхъ точно будто-бы истиннымъ глубоко-чувствующимъ и понимающимъ художникомъ, обрисовано почти все самое существенное, что есть въ талантв и художественной физіономін Шварца. Но тотчась же потомъ (какое равочарованіе!) следуеть вторая половина приговора, которая самымъ кореннымъ образомъ уничтожаеть первую. "Усидчивое и спеціальное изученіе літописей и древних в памятников, иногда не вполні усвоенное (?!), не переработанное въ художественную форму, по временамъ слишкомъ видно въ картинахъ Шварца. Онв поэтому носять на себъ характеръ археологическій. Приходить невольно на мысль, что художникъ гораздо болъе озабоченъ археологическою точностью, чёмъ художественнымъ впечатленіемъ, что искусство служить для него лишь средствомъ для распространенія историвоархеологическихъ знаній (?!)... Шварцъ впаль въ опибку, противуположную итальянизму. У Шварца художественная правда, художественный идеаль отодвинуты на второй плань, на первый же выступаеть голая археологія, не только не приврашенная, но не вышедшая даже изъ сырого вида..." Итакъ, все, что есть самаго глубоко-историческаго и психологическаго у Шварца, въ

типахъ, сценахъ, позахъ, выраженіяхъ лицъ (картонъ "Иванъ Грозный у тела убитаго имъ сына", "Иванъ Грозный съ опричниками", "Царскій поёздъ по монастырямъ", "Иностранные посланники въ посольскомъ приказё", "Никонъ въ Новоіерусалимъ" и т. д.), все это не что иное, какъ только археологія? Все это "сырой видъ"? Какой же еще другой боле "настоящей" исторіи нужно писателю "Живописнаго Обозрёнія"? И гдѣ, у какого народа, въ какой школе онъ видалъ картины боле "историческія"? Просто недоумеваешь.

Въ итогъ выходило, следовательно, что и Ге съ Флавицкимъ, сь одной стороны, и Шварцъ, съ другой стороны, все еще не то--неудовлетворительны! Какъ ни кинь, все клинъ. И "серьезные" сюжеты тоже оказывались, въ концъ концовъ, неудовлетворительними. То-то оно то, говорили публика и критики, да все не тотъ "взглядъ", не то "направленіе"! И воть въ нихъ-то, значить, вся и суть дела была. Надо было для массы (и ея "критиковъ") побольше ординарности, всего принятаго и условнаго, всего, что не выходить за предълы старинныхъ привычекъ и преданій. Кажется, не можеть быть сомниня въ томъ, что всегда для большинства были бы самыми желанными, самыми удовлетворительными художники въ родъ, наприм., Брюллова, потому что, при внішней талантливости и виртуозности у нихъ оказывалось бы всегда все, что требуется: и "возвышенность" сюжетовъ, и достаточная "серьезность" направленія, и "истинно-историческихъ" картинь сколько угодно, и легкомысленнъйшихъ, поверхностнъйшихъ, ни до чего, въ самомъ деле, не дотрогивающихся "жанровъ" юже вдоволь, наконець, фальши, условности, отсутствія натуры, южнаго театральнаго выраженія—цілыя горы. И дійствительно, **тудожественный** критикъ "Гражданина" однажды именно такъ прямо и объясниль, что "новое русское искусство многое утратило изъ того, что было пріобретено въ предъидущую эпоху. Струя драматическая очень ослабила со временъ Брюллова" (Гражданинъ, 1882, № 83). А, вотъ въ чемъ все дѣло! Вотъ кто нужень, воть гдв вся правда, поэзія, исторія, истинное выраженіе! Не даромъ же въ самое последнее время одинъ изъ писателей "Въстника изящныхъ искусствъ" (1884, вып. 2) ревностно вступался за всѣ фальши и кривизны Брюллова и ставиль его на одну доску съ Пушкинымъ. И это-ныньче, после всего созданнаго новымъ, истиннымъ, правдивымъ нашимъ искусствомъ! Нетъ, вядно ничто не способно исправить поколенія, выросшаго на старой лжи и пропитаннаго ею до мозга костей!

#### VII.

Но новое покольніе художниковъ не слушалось никакихъ ретроградныхъ воплей, не боялось нарущать небывалые "художественные законы" и твердо дідо своей дорогой. Въ сравненіи съ прежними нашими художниками, эти художники были совершенно иными людьми. У нихъ уже болъе не было прежняго равнодушія и неразборчивости, имъ не все равно было, что писать, чт изображать, что брать задачами своихъ созданій. У нихъ была своя цъль передъ глазами, а цъль эта не мирилась съ тъмъ, что совершалось въ дъйствительности. Они не согласны быди рисовать лживою кистью все только притворныя счастья и бдагополучія, торжества и побъды, граціи и улыбки — они видъли, что въ дъйствительноски жизнь, въ большинствъ сдучаевъ, въчно состоить изь чено-то совсемь другого, щемящаго и мучительнаго, изъ бёдъ и неденостей, и эту горькую правду они стали передавать на холсть. Не только всь лучшіе и значительныйшіе новые наши художники, но вообще наибольшее воличество нашихъ художниковъ новаго времени были, по натуръ своей, или трагики, или юмористы, иногда и то, и другое витств-значить, понятно, что они не могди уже болъе довольствоваться праздными или равнодушными задачами своихъ предшественнивовъ. Отвернувшись съ презрѣніемъ отъ фальшивыхъ и притворныхъ идеальностей, всѣми сидами души и таланта они искали правдивости и жизненности сюжетовъ, истины типовъ, сценъ и выраженій. Новое поколеніе художниковъ воспиталось уже не на Державиныхъ и Бенедиктовыхъ, не на Марлинскихъ, Булгариныхъ, Кукольникахъ и Сенковскихъ, а на Гоголъ, Островскомъ и Некрасовъ, Бълинскомъ, Добролюбовъ и Цисаревъ; мъсто прежнихъ литературныхъ и соціальныхъ тэмъ заняли романы "Кто виноватъ" и "Что дедать", и множество сочиненій крупныхъ евроцейскихъ мыслителей, явивіщихся тогда въ русскомъ переводъ. Слъдовательно, еще съ ученической скамьи имъ было душно и больно въ прежнихъ школьныхъ рамвахъ академіи, съ ея искусственными запретами и указами на творчество, съ ея влассической дрессировкой, опирающейся на античныя статуи, картины старинныхъ мастеровъ и задаваемые затхлые сюжеты. Пришла минута, когда имъ нельзя было дольше жить одною жизнью съ академіей — и въ 1863 году цёлая группа юношей ушла изъ нея вонъ, великодушно отказавшись и отъ золотыхъ медалей, и отъ всяческихъ академическихъ званій и выгодъ. Спустя несколько леть, "художественная артель" превратилась въ

дось все, что только было между нашими художниками талантливиго, думающаго, независимого, свётлаго и прогрессивнаго. При прежнихъ ненатахъ остались только люди темные, узко-эгоистичние или пронырливые. Новая школа стада быстро расти, и въ немного лётъ создала цёлый рядъ созданый, не только истинноталантливыхъ, но еще самостоятельныхъ, своеобразныхъ и—главное—въ высшей степени національныхъ.

Понятно, какъ должна была смотрёть на все это та художественная "критика", изъ образа мыслей которой я привель выше столько образчиковъ. Она не могла не смотрёть на новое движеніе иначе, какъ съ антипатіей, и въ лучшемъ случаё—съ равнодушіемъ.

Про "художественную артель" было запрещено печатать какіе бы то ни было симпатизирующіе отзывы и соображенія, какъ про какой-то непристойный и непозволительный художественный бунть -значить, въ то время ничего и не было высказано объ этомъ важномъ событів. Но въ 1871 году для "товарищества передвижныхъ выставовъ" подобнаго запрета не могло быть, и тутъ всявій могь вполнё высвазывать свое мнёніе. Что же оказалось? Навоторые журналы и газеты, какъ, напр., "Дело", "Спб. Ведоиости", позже разныя другія газеты и журналы (въ томъ числѣ "Живописное Обозрвніе" 1880 года, "Русскія Въдомости" 1883 г. и т. д.), выразили величайшую симпатію къ необычайному, небывалому у насъ почину. "Дъло" напечатало даже статью, воторой одно заглавіе: "На своихъ ногахъ", достаточно повазывало, такъ смотрить журналь на чудесное предпріятіє горсточки см'влыхъ и великодушныхъ юношей. Но большинство газетъ и журналовъ какъ-то такъ и не обратило особениаго вниманія на "товарищество" и его цъли. "Голосъ" удовольствовался, по поводу первой петербургской выставки товарищества, твмъ, что только упомянуль вскользь объ этомъ нововведении, безъ малейшихъ комментаріевъ: "Подвижная выставка картинъ, заменяющая обывновенную ежегодную академическую выставку, отложенную до весны, не общирна по разм'трамъ, но далеко оставляеть за собою прежнія выставки", сказаль "Голось" (1871, № 332), и затімь прямо перешелъ къ разсмотренію самихъ картинъ. "Заменяющая!" Вотъ все, что остановило на себъ вниманіе газеты, а съ нею, можеть быть, и множества ея единомышленниковъ и поклонниковъ. Но зато, для иныхъ выразителей общественнаго мивнія, передвижныя виставки послужили даже предметомъ глумленія и подтруниванья. Одинъ журналъ напечаталъ такія острыя и умныя соображенія:

"Полагая начало эстетическому воспитанію обывателей, художники достигнуть хорошихъ результатовъ не только для аборигеновь чухломскаго, наровчатскаго, тетюшскаго и другихъ увядовъ, но и для самихъ себя. Сердца обывателей смягчатся-это первый и самый главный результать; но вь то же время и художники получать возможность провърить свои академическіе идеалы съ идеалами чебоксарскими, хотмыжскими, пошехонскими и т. д... А провинціальная пресса! Сколько она одна дасть полезныхъ указаній, сь разрешенія гг. начальниковь губерній ... Журналь, признавшій позволительнымъ такое пошлое скалозубленье надъ презрѣнными провинціалами, конечно, недостойными поглядѣть в однимъ-то глазкомъ на то, что назначено самою природою собственно для глубокихъ и великихъ петербургскихъ жителей, журналь, признавшій ум'єстнымь остроумныя насм'єшечки надъ "академическими" художниками (которые, какъ разъ въ эту минуту, протестовали противъ всего академическаго), этогъ журналъ быль, къ величайшему изумленію — "Отечественныя Записки" (1871, т. 199). Еще того лучше, художникъ А. Ледаковъ написаль впослъдствіи (Свъть, 1884, № 78), что "Товарищество передвижныхъ выставокъ образовалось потому, что наши художники начали мечтать более о сборе входныхъ денегь, нежели о продаже своихъ произведеній", а М. Соловьевъ (Моск. Въдомости, 1884, № 88), что это "Товарищество возникло вследствіе недовольства несколькихъ художниковъ административными порядками академіи художествь". Можеть ли еще далве идти жалкое непониманіе, или злобное искаженіе фактовы! Наконець, "Гражданинь высказаль по поводу тогдашней передвижной выставия (1884, № 10) идеи, совершенно тождественныя, по уму, симпатін и върности, идеямъ художника А. Ледакова и М. Соловьева, на счеть значенія Товарищества. "Воть уже двінадцатый годь, --- говориль въ заключении "Гражданинъ", — вакъ оно развиваеть свои задачи, мало понятныя публикв, да, повидимому, и ему самому".

B. CTACOBB.



# милый другъ.

Повъсть Гюн-дв-Мопассана 1).

I.

Получивъ отъ гарсона сдачу съ пятифранковой монеты, Жоржъ Дюруа вышелъ изъ ресторана.

Такъ какъ онъ любилъ охорашиваться, по старой привычкъ бывшаго щеголя унтеръ-офицера, то молодцовато выпятилъ грудь полесомъ, закрутилъ усы привычнымъ военнымъ жестомъ и обвелъ запокдалыхъ посътителей ресторана быстрымъ взглядомъ, тъмъ вялядомъ, которымъ обладаютъ красавци-мужчины; такой взглядъ бываетъ у коршуна. Сидъвшія тутъ женщины взглянули на него: три мелкотравчатыхъ работницы, одна учительница музыки, особа среднихъ лътъ, растрепанная, плохо одътая, въ пыльной піляпъ въ платъъ, сидъвшемъ на ней, какъ на коровъ съдло, и двъ буржувзки съ мужъями, — привычные посътители этого трактирчика съ установленными разъ навсегда цънами.

Очутившись на троттуаръ, онъ съ минуту постоять неполыжно, спращивая себя, что ему теперь предпринять. Дъло было 29 іюля, и у него оставалось въ карманъ ровно три франка и челении сорокъ су; на это приходилось жить остатокъ мъсяца. Изъ этого могло выйти два объда безъ завтраковъ или два завтрака безъ объдовъ, какъ угодно. Онъ разсчиталъ, что такъ какъ утреннія трапезы стоили только двадцать-два су, вмъсто тридцати, во что ему обходились вечернія, то, если онъ удовольствуется завтраками, ему останется въ запасъ одинъ франкъ

<sup>1)</sup> Францувскій оригиналь появится вы одномы изы парижскихы журналовы.—Ред.

двадцать сантимовь, а на это можно закусить два раза хлебомь съ сосисками и выпить две кружки пива на бульваре. То быль его главный расходъ и любимейшее удовольствие по вечерамь, и онъ пошелъ внизъ по улице "Notre-Dame de Lorette".

Онъ шелъ той самой походкой, какъ ходилъ, когда носилъ гусарскій мундиръ, выпятивъ грудь колесомъ и слегка разставивъ ноги, точно только-что сошелъ съ лошади, и никому не давалъ дороги, задъвалъ одного плечомъ, толкалъ другого въ грудь, чтобы только не дать себъ труда посторониться; шляпа, довольно помятая, была ухарски надъта на бекрень, каблуки стучали о мостовую и всъмъ своимъ видомъ онъ какъ будто вызывалъ на бой и прохожихъ, и дома, и весь городъ,—съ шикомъ молодцасолдата, затесавшагося въ толиу штатскихъ.

Хотя костюмъ на немъ стоилъ всего лишь шестьдесять франковъ, онъ имѣлъ щеголеватый видъ, хотя немного и безпардонный и чуть-чуть пошловатый. Высокій, хорошо сложенный, свѣтлорусый съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, съ закрученными усиками, свѣтло-голубыми глазами, съ чуть примѣтнымъ зрачкомъ, съ кудрявыми отъ природы волосами, раздѣленными посреди головы проборомъ, онъ въ самомъ дѣлѣ походилъ на mauvais sujet популярныхъ романовъ.

Быль одинь изъ тёхъ лётнихъ вечеровь, когда въ Парижё нечёмъ дышать. Городъ, раскаленный какъ печь огненная, какъ будто пыхтёль въ душной темногв. Сточныя трубы испускали заразный духъ черезъ свои гранитныя отверстія. Изъ подвальныхъ кухонь неслись въ низкія окна на улицу отвратительные міазмы, издаваемые помоями и старыми кушаньями.

Привратники безъ сюртуковъ, верхожь на соломенныхъ стульяхъ, курили трубки подъ воротами; а прохожіе шли, волочаноги, обнаживъ головы и держа шляны въ рукахъ.

Дойдя до бульвара, Дюруа опять остановился, не зная, что предпринять. Ему захотёлось пройти въ Елисейскія Поля и въ Булонскій лісь, чтобы подышать свіжимь воздухомъ, подъ деревьями, но вмісті съ тімь его мучило другое желаніе: ему хотілось любовнаго приключенія. Но въ какомъ роді оно можеть представиться ему—этого онъ не съуміль бы сказать, но ждаль его воть уже три місяца, каждый день, каждый вечерь. По временамъ, благодаря сто красивому лицу и щеголеватому виду, ему перепадали любовныя крохи, но ему хотілось и больше, и лучите.

Съ пустымъ карманомъ и огнемъ въ крови, онъ волновался прикосновеніемъ уличныхъ потаскушекъ, шептавшихъ ему:

— Пойдемте во мив, мой врасавчикъ!—Но онъ не смъть за нин следовать и, кроме того, ему хотелось другихъ поцелуевъ, иенъе грубыхъ.

И со всёмъ тёмъ ему нравились мёста, гдё киматъ публичныя женщины, ихъ балы, ихъ вофейни, ихъ улицы: онъ любилъ юлкаться между ними, болтать съ ними, говорить имъ "ты", вдыхать крёшкіе духи, которыми онё душатся, находиться вблизи ихъ. Это бым все же женщины, жрицы любви. Онъ не презиралъ ихъ тёмъ презрёніемъ, какое къ нимъ чувствуютъ семейные люди. Онъ повернулъ къ Madelaine и пошелъ по тротгуару, по которому текла толпа, изнемогавшая отъ жары. Большія кофейни, биткомъ набитыя народомъ, выпирали часть своей публики на тротгуаръ, гдё посётители пили различные напитки, озаренные яркимъ и рёзкимъ свётомъ газовыхъ рожковъ.

Передъ ними на маленькихъ четырехъ-угольныхъ или кругмур столикахъ стояли стаканы, наполнениме напитками всёхъ цевтовъ: красными, желтыми, зеленими, темными, всёхъ оттёнковъ, а въ графинахъ сверкали большіе куски прозрачнаго льду, охлаждавшаго воду.

Дюруа замедлиль шагь и ему такь захотёлось шить, что вы горгё пересохло. Его томила жажда, возбуждаемая душнымъ лётнить вечеромъ и онъ думаль, какъ пріятно было бы выпить чего-нибудь прохладительнаго. Но если онъ выпьеть сегодня вечеромъ хотя бы только двё кружки пива, прости тощій завтраніній ужинъ, а ему слишкомъ хорошо были знакомы голодные часы, наступавшіе неизмённо въ послёднихъ числахъ мёсяца.

Онъ говориль себъ: надо какъ-нибудь убить десять часовъ, а затъмъ я вышью кружку пива а l'américaine. Чортъ побери, какъ мнъ, однако, хочется пить. И онъ глядълъ на всъхъ этихъ мужчинъ, сидъвшихъ за столиками и пившихъ сколько душъ угодно.

Онъ проходиль мимо кофеень съ развязнымъ и побъдоноснымъ шдомъ и судиль съ перваго взгляда по минѣ, по платью, скольно могло быть денегъ въ карманѣ у каждаго потребителя. И начинать злиться на всѣхъ этихъ людей, спокойно сидѣвшихъ. Порывшись въ ихъ карманахъ, можно было бы найти золото, серебро и мѣдъ. Среднимъ числомъ у каждаго должно было быть не менѣе квухъ луидоровъ: ихъ наберется человѣкъ съ сотню на каждую кофейню; по два луидора сто разъ составитъ четыре тысячи франковъ! Онъ бормоталъ:

— Свиньи! — что не мѣшало ему граціозно переступать съ ноги на ногу. Еслибы хоть одинъ изъ нихъ попался ему на перекресткъ поздней, темной ночью, то онъ свернуль бы ему шею, не поморщась, какъ бывало дълалъ съ крестьянской птицей во дни большихъ маневровъ.

И онъ припоминаль два года, проведенные имъ въ Африкѣ, и то, какъ онъ накладываль контрибуцію на арабовъ въ маленькихъ южныхъ стоянкахъ. И веселая, и жестокая усмѣшка передернула его губы при воспоминаніи объ одной продѣлкѣ, стоявшей жизни троимъ арабамъ племени Бѣлыхъ Уледовъ и доставивней ему съ товарищами двадцать куръ, двухъ барановъ, а золота и матеріалу для смѣха на цѣлыхъ полгода. Виновные не были розысканы, да, по правдѣ сказать, ихъ не особенно усердно искали, такъ какъ арабъ считается какъ бы естественной добычей солдата.

Въ Парижъ другое дъло: здъсь нельзя марод рствовать пріятнымъ манеромъ съ саблей и револьверомъ въ рукахъ, вдали отъ гражданскаго правосудія. Въ немъ проснулись всв инстинкты разнузданнаго унтеръ-офицера, не стъсняющагося въ завоеванномъ крав. Безъ сомивнія, онъ сожальль о времени, проведенномъ имъ въ пустынъ; какъ жалко, что онъ тамъ не остался!.. Но воть онъ думаль, что устроится еще лучше, вернувшись въ Парижъ, а вмъсто того...

Да! не сладко, нечего сказать! И онъ, прищелкиваль языкомъ во рту, какъ бы затъмъ, чтобы убъдиться въ томъ, какъ у него пересохло нёбо.

Толиа медленно плыла мимо него, изнемогая отъ жары, а онъ думаль: — Скоты вы эдакіе! у всёхъ у васъ, подлецовъ, водятся денежки въ карманё! — Онъ толкаль прохожихъ, насвистывая веселыя пёсенки. Мужчины оборачивались, ворча, а женщины произносили: — вотъ скотина!

Онъ прошель мимо театра Водевиль, и остановился напротивъ "Саfé Americain", спращивая себя: не выпить ли теперь кружку пива, — до того его мучила жажда. Прежде, нежели ръшиться, онъ поглядъль, который часъ, на лучезарныхъ часахъ, красовавшихся на зданіи театра. Было четверть десятаго. Онъ зналь себя: какъ только пиво будетъ передъ нимъ, онъ его вышьетъ залиомъ, а затъмъ, что онъ будетъ дълать до одиннадщати часовъ?

Онъ пошелъ дальше: — дойду до Мадлены, — говорилъ онъ себъ, и потихонько вернусь назадъ.

Дойдя до Оперной площади, онъ переръзаль дорогу толстому молодому человъку, который показался ему какъ будто знакомымъ.

Онъ пошель за нимъ, перебирая свои воспоминанія и повтори вполголоса: — гдв это, чорть возьми, я его видёль?

Онъ рылся въ своей памяти и никавъ не могъ припомнить, закъ вдругъ неожиданно воображение представило ему того жемолодого человъка, но только потоньше, помоложе и въ гусарскоиъ мундиръ.

Онъ громко вскрикнулъ: —Эге! да это Форестье! — и прибамлъ шагу, потомъ хлопнулъ прохожаго по плечу. Тотъ обернулся, поглядёлъ на него и сказалъ:

- Что вамъ угодно, милостивый государь?
- Дюруа захохоталь: -- Какь? ты меня не узнаешь?
- Нътъ.
- Жоржъ Дюруа изъ десятаго гусарскаго полка. Форестье протянулъ ему объ руки:
- Ахъ, старина, какъ поживаешь?
- Очень хорошо; а ты?
- О! я не очень хорошо. Представь себъ, что у меня теперь грудь изъ пашес-маше: я кашляю шесть мъсяцевъ въ году, меняствие бронхита, скваченнаго въ Буживалъ, какъ разъ послъ мето возвращения въ Парижъ, три года тому назадъ.
  - Сважите! А ты, однаво, здоровъ на видъ.

Форестье, взявъ подъ руку стараго товарища, заговорилъ съ ниъ о своей болёзни, разсвазалъ про всё коисультаціи съ докторами, ихъ мнёнія и совёты и жаловался на то, какъ трудно ихъ стедовать въ его положеніи. Ему предписывали провести зну на югё. Но развё это возможно? Онъ женать, записался въ журналисты и дёла его идуть прекрасно.

— Я ваведую политическимъ отделомъ въ "Vie Française", составляю отчеты сенатскихъ заседаній для "Tambour" и время отъ времени даю литературныя хромики въ "Gil-Blas". Воть! я пробыть себе дорогу.

Дюруа, удивленный, глядъль на него. Онъ очень перемънися и во внёшности. Теперь у него быль видъ, манеры и мостюмь человека солиднаго, самоувереннаго и онь даже отростиль себь брюшко, видно, что сытно кушаль. Во время оно онъ быль тудъ, тонокъ, гибокъ, вётренъ, весельчакъ и буянъ. Въ три года парижъ совсёмъ измёниль его; онъ растолстелъ и сталь серьезенъ даже сёдина показалась на вискахъ, даромъ, что ему было всего лишь двадцать-семь лётъ.

Форестье спросиль:

— Куда ты идешь? Дюруа отвѣчалъ:

- Куда глаза глядять; я хочу прогуляться, прежде нежели вернуться домой.
- Хочешь зайти со мной въ редакцію "Vie Française"; мит надо продержать корректуру статьи, а затёмъ мы выпьемъ цива.
  - Хорошо.

И они отправились, взявъ другъ друга подъ руку съ фамильярностью, существующей между школьными товарищами и однополчанами.

— Что ты дължень въ Парижъ? — спросиль Форестье.

Дюруа пожалъ плечами:

— Голодаю, по просту говоря. Отбывъ срокъ службы, я прівхаль сюда, чтобы... ну, чтобы пробить себі дорогу въ світі, или, вірніве сказать, чтобы жить въ Парижі, и воть уже шесть місяцевъ какъ я служу въ правленіи сіверной желізной дороги и получаю тысячу пятьсоть франковъ въ годъ жалованья, и воть всі мои рессурсы.

Форестье пробормоталь: -- Брр... не жирно.

Дюруа продолжаль: — Еще бы. Но, что ты хочеть, не могу изъ этого выбраться. Я одинокъ, никото не знаю, у меня нътъ протекціи. Я бы и радъ пробиться, да средствъ нътъ.

Товарищъ оглядёль его съ ногъ до головы взглядомъ человёка практическаго, оцёнивающаго: чего можеть стоить человёкь, и произнесъ уб'ёжденнымъ тономъ.

- Видинь ли, голубчикъ, все дѣло въ апломо́в. Ловкій человѣвъ сворѣе сдѣлается министромъ, нежели начальникомъ отдѣленія. Надо требовать, а не просить. Но какъ же это ты не нашелъ чего-нибудь получше мѣста служащаго на желѣзной дорогѣ?
  - Дюруа отвічаль:
- Я всюду бросался, но ничего не добился. Въ настоящую минуту мив предлагаютъ получше мъсто; а именно: берейтора въ манежъ Пеллерена. Тамъ я по меньшей мъръ буду получать три тысячи франковъ.

Форестье вдругъ остановился:

— Не двлай этого; это будеть глупо, хотя бы тебъ давали и десять тысячь франковъ. Ты себъ сразу загородинь путь во всявой карьеръ. Въ твоемъ правленіи ты, по крайней мъръ, скрыть оть главъ, никто тебя не знасть, ты можень пробиться, если у тебя есть энергія. Но разъ ты поступинь въ берейторы — все кончено. Это все равно, какъ еслибы ты поступилъ метръ-д'отелемъ въ ресторанъ, гдъ объдаеть весь Парижъ. Разъ ты будень

давать уроки верховой твам светским людям или их сыновьям, они никогда не признають въ тебт равнаю себт.

Онъ замолчаль, подумавь и всколько секундь, затёмь про-

- Ти имъешь степень баккалавра?
- Нътъ; я два раза провалился на экзаменъ.
- Не бѣда, разъ ты до конца довелъ курсъ наукъ. Если заговорятъ при тебѣ о Цицеронѣ или Тиверіи, ты вѣдъ приблизительно знаешь, что это такое?
  - Да, приблизительно.
- Прекрасно, больше и нивто не знаеть, кром'в десятка дураковь, которымь нечего д'явать. Не трудно представиться образованнымь, пов'врь; нужно только не дать себя уличить въ явномъ нев'явеств'в. Нужно лавировать, обходить затрудненія и пускать ныль въ глаза другимъ, посредствомъ лексикона. Люди глупы, какъ гуси, и нев'яжественны, какъ ослы.

Онъ разсуждаль, какъ практическій человікь, знающій жизнь, и улыбался, глядя на проходившую толну. Но вдругь закашлялся и должень быль остановиться и переждать, пона не пройдеть припадокъ кашля, послів чего замітиль унылымь тономъ:

— Ну развѣ не убійственно, что я никакъ не могъ отдѣмться отъ бронхита, а теперь еще лѣто. О! нынѣшней зимой я непремѣнно уѣду въ Ментону. Наплевать на все, здоровье самое важное дѣло.

Они дошли до Итальянскаго бульвара и остановились передъ больной стеклянной дверью, на которой быль приклеенъ раскрытый листь газеты. Три человъка читали эту газету. Надъ дверями свервало, какъ бы призывно, большими огненными буквами названіе "La Vie Française". И прохожіе, попадая въ полосу свъта, мвиагося отъ этой надписи, тоже на минуту озарялись имъ, рельефно и отчетливо, чтобы затёмъ снова исчезнуть во мракъ.

Форестье отвориль дверь. — Проходи, — сказаль онь. Дюруа вошель, поднялся по роскошной, но грязной лёстницё, которая была видна сь улицы, и вступиль въ переднюю редакцій, гдё два конторщика поклонились его пріятелю, затёмь очутился въ пріемной пыльной и полинялой, обтинутой бумажными баркатомъ грязнозсиенаго цейта, покрытымь пятнами и мёстами какъ бы проёденнымь мышами.

— Присядь, — свазаль ему Форестье, — я буду готовь черезь пять минуть.

И исчезъ въ одну изъ трехъ дверей, выходившихъ въ эту воинату.

Странный, особенный, непередаваемый запахъ, присущій всамъ редакціоннымъ пріемнымъ, царствовалъ въ это комнатв. Дюруа сидаль неподвижно, отчасти сконфуженный, но еще болье удивленный. Время отъ времени мимо него торопливо проходили люди, входившіе въ одну дверь и исчезавшіе въ другую, прежде нежели онъ успіваль хорошенько ихъ разглядіть. Ніжоторые изъ нихъ были очень молоды и озабочены и держали въ рукахъ листки бумаги, трепетавшіе при скорой ходьбів. Другіе были наборщики въ длинныхъ білыхъ блузахъ, закапанныхъ чернилами, изъ-подъ которыхъ виднілись білые воротнички крахмальной рубашки и панталоны совершенно такіе же, какъ и у господъ. Они осторожно несли полосы напечатанной бумаги, корректуры, еще не успівшія просохнуть.

По временамъ появлялся господинчикъ, одётый слишкомъ съ большими претензіями на щеголеватость, въ панталонахъ черезъчурь узкихъ и слишкомъ обрисовывающихъ ногу, и перетянутой таліей, въ башмакахъ съ непомёрно узкими носками, — какойнибудь репортеръ, приносившій вечерніе слухи.

Другіе приходили серьезные, важные, въ цилиндрахъ, точно желали отличиться отъ остальной толны смертныхъ.

Форестье вернулся, держа подъ руку высокаго, худощаваго малаго лёть тридцати или сорока съ моноклемъ въ глазу, очень смуглаго, съ сильно закрученными усами, съ дерзкимъ, надменнымъ ѝ фатоватымъ видомъ.

Форестье сказаль ему:—Прощайте, cher maître. А тоть пожаль ему руку:—прощайте, mon cher,—и спустился съ лестницы, насвистывая песенку, взявь подъ мышку тросточку и поправивъ монокль.

Дюруа спросиль:--- вто это?

— Это Жакъ Риваль, слыхаль про него, знаменитый хроникеръ, дуалисть, тоть самый, что написаль преврасный трактать о французскомъ фехтовальномъ искусствъ: "L'arme nationale". Онъ читалъ свои корректуры. Вольфъ, Сколь и онъ—первые хроникеры Парижа. Онъ зарабатываетъ тысячъ тридцать франковъ въ годъ за двъ статьи въ недълю.

Уходя, они встрѣтили еще небольшого толстява, съ длинными волосами и неопрятнаго вида, который всходиль, пыхтя, по лѣстницѣ.

Форестье отвъсиль очень низкій поклонь.

— Вотъ Норберъ де Вареннъ, — сказаль онъ, — поэть, авторъ "Soleils Morts", тоже дорого стоющій писатель; каждая сказка, которую онъ намъ даеть, обходится въ триста франковъ, а въ

самой длинной не наберется двухъ сотъ строкъ. Но зайдемъ въ Сабе Napolitain, я умираю отъ жажды.

Когда они усћинсь за стодивомъ кофейни, Форестье завричаль:—Двѣ вружки пива!—и выпиль свою залномъ, между тѣмъ какъ Дюруа пилъ пиво небольшими глотками, наслаждаясь, какъ рѣдкимъ и вкуснымъ напиткомъ.

Товарищъ его модчалъ и какъ будто размышлялъ, потомъ вдругъ свазалъ:—Почему бы тебъ не пуститься въ журналистику.

Тоть удивленно поглядъль на него и отвъчаль:

- Но вёдь... я никогда ничего не писалъ.
- Ба! надо же когда-нибудь начать. Я могь бы поручить тебь собирать сведенія, разьёзжать по разнымъ местамъ и делать вышти. Ты получаль бы сначала деёсти пятьдесять франвовь въ месяцъ и деньги на извощиковъ. Хочешь, я переговорю съ главнымъ редакторомъ.
  - Разумвется, хочу.
- Такъ вотъ что: прівжай завтра ко мив объдать; у меня будеть человікь пять или шесть, хозяннь газеты, m-r Вальтеръ съ женой, Жакъ Риваль, Норберъ де-Вареннъ, котораго ты сейчась видъль, и одна пріятельница m-me Форестье. Согласенъ?

Дюруа колебался, краснълъ и, наконецъ, зацинаясь, проговорилъ:

- Да воть только что... у меня нѣть приличнаго костюма. Форестье удивленный переспросиль:
- Какъ? у тебя нътъ фрака? Чортъ побери, а въдь это вещь необходимая. Въ Парижъ, видишь ли, лучше не имътъ постели, чъмъ не имътъ фрака.

Потомъ вдругъ, порывшись въ карманѣ жилета, вынулъ пригоршню золота, взялъ два луидора, положилъ ихъ передъ старымъ товарищемъ и дружескимъ и безцеремоннымъ тономъ произнесъ:—ты мнѣ отдашь это, когда у тебя будутъ деньги. Возьми на прокатъ фракъ или купи въ долгъ, съ уплатой помѣсъчно, но непремѣнно приходи завтра обѣдать, въ половинѣ восьмого, въ улицу Фонтенъ, № 21.

Смущенный Дюруа взяль деньги, бормоча:

— Ты слишкомъ добръ, благодарю тебя, будь увъренъ, что я не забуду...

Тоть перебиль его:

— Хорошо, хорошо. Хочешь еще пива?

И закричаль: —Гарсонь, двъ кружки пива.

Когда пиво было выпито, журналисть спросиль: — Хочешь еще побродить съ часокъ?

— Разумвется, съ удовольствіемъ.

И они снова направились къ Madelaine.

— Чтобы намъ предпринять? — спросиль Форестье. — Воть увъряють, что въ Парижъ фланеръ всегда можеть найти себъ развлеченіе. Это неправда; когда мив захочется фланировать вечеромъ, я никогда не знаю, куда мив пойти, прогулка въ Булонскомъ лъсу пріятна только съ женщиной, а она не всегда подъ руками. Кафе-шантанъ можетъ служить развлеченіемъ только для моего аптекаря и его супруги, а никакъ не для меня. Что же приважете дълать? Ръшительно нечего. Следовало бы имъть здъсь садъ, въ родъ парка Монсо, который быль бы открыть всю ночь и гдъ бы можно было слушать очень хорошую музыку, распивая прохладительные напитки подъ деревьями. Не надо, чтобы это было сборнымъ мъстомъ гудявъ, а только простыхъ фланеровъ; а за входъ следовало бы брать очень дорого, чтобы привлечь хорошенькихъ женщинъ. Хочешь-гуляй по аллеямъ, усыпаннымъ пескомъ и освещеннымъ электрическимъ светомъ; хочешь-присядь и слушай музыку вблизи или издали. У насъ было нѣчто въ этомъ родъ у Мюзара, но съ кабачнымъ оттенкомъ и съ избыткомъ бальной музыки; да и тесно тамъ было, мало простору, мало тени. Надо было бы очень красивый, очень обширный садь, это было бы прелестно. Куда ты желаешь пойти?

Дюруа колебался и самъ не зналъ, что свазать. Наконецъ проговорилъ:

— Я еще никогда не бываль въ Folies Bergères. Я бы охотно пошелъ туда.

Его спутникъ вскричалъ:

— Folies Bergères? Брр... Да мы тамъ задожнемся отъ жары. Ну да дёлать нечего, пойдемъ. Тамъ бываеть забавно.

Они перевернулись на каблукахъ, чтобы идти въ улицу Фобуръ-Монмартръ.

Освіщенный фасадъ заведенія бросаль яркій світь на четыре улицы, сходящіяся передъ нимъ. Цілай вереница фіакровъ стояла въ ожиданіи выхода.

Форестье вошель, Дюруа свазаль ему:

— Пойдемъ сначала въ кассу.

Тоть отвёчаль важнымь тономь:

— Со мной платить не приходится.

Когда онъ подошель въ контролю, всё трое вонтролёровъ почтительно поклонились ему, а одинъ даже подалъ руку.

Журналисть спросиль:

- Есть у вась хорошая ложа?
- Разумбется, г. Форестье.

Онъ взяль билеть, который ему протягивали, толкнуль обитую желеной кожей дверь и они очутились въ залв. Табачный дымъ окупьваль ел отдаленные углы и сцену, точно туманомъ, и поднимась вверхъ въ потолку бълыми тонкими струйками отъ безчиленнаго множества сигаръ и папиросъ, которыя курила собравнаяся публика, образовалъ цълое облако вокругъ люстры.

Въ больнюмъ корридоръ, находящемся при входъ и который месть въ кругмую галлерею, гдъ бродитъ разодътая толпа публичвихъ женщинъ, смъщивающихся съ темной толпой мужчинъ, группа женщинъ ожидала прибывающихъ у трехъ прилавковъ, за воторыми возсъдали три раскращенныя и полинялыя продавщицы въпитковъ и любви.

Высокія зервала, находившіяся за ними, отражали ихъ спины и лица прохожихъ.

Форестье расталкиваль группы, шель быстро, какъ человъкъ, верощій право на уваженіе. Онь подощель къ уврёзъ.

- Ложа № 17?—спросиль онъ.
- Пожалуйте сюда.

И ихъ заперли въ маленькомъ деревянномъ открытомъ ящикъ, обигомъ краснымъ, и гдъ стояло четыре стула, тоже красныхъ и такъ бливко другъ отъ друга, что съ трудомъ можно было провъть между ними. Оба пріятеля усѣлись. Справа и слѣва длинной полукруглой линіей, доходившей до самой сцены, расположени были такіе же ящики и въ нихъ тоже сидѣли люди, отъ воторыхъ были видиы только голова и грудь.

На сценть три молодыхъ человъка въ трико, одинъ высовій, другой средняго роста и третій маленькаго, по очереди упражнянсь на трапеціи. Сначала выступаль высовій быстрыми и короткими шагами, улыбаясь и кланяясь рукой, такимъ движеніемъ, кать будто бы посылаль поцталуй. Видно было, какъ подъ трико обрасовывались мускулы рукъ и ногъ: онъ выпячиваль грудь, чобы замаскировать слишкомъ выдававшееся брюшко; лицо у него было, какъ у парикмахера; старательный проборъ раздёляль ето волосы на двт равныхъ части, какъ разъ посрединт черепа.

Онъ граціознымъ прыжкомъ достить транеціи и, повиснувъ на рукахъ, завертёлся вокругь нея, точно колесо, или же, выпрячивь руки и все туловище, лежаль неподвижно, растянувшись горизонтально въ пустомъ пространстве и держась за перекладину одними руками. Затёмъ соскакиваль на землю, сиова кланялся, улыбаясь, и отходиль къ декораціи, выказывая на каждомъ шагу всё мускулы ноги.

Второй, менъе высовій, но болье широкоплечій, выступаль въ

свою очередь и повторять тѣ же упражненія, что и первый, вызывая болье замытное одобреніе публики. Но Дюруа совсыть не занимался тымь, что происходило на сцень, и отвернувь голову, глядыть пристально на галлерею, биткомъ набитую мужчинами и проститутками.

Форестье сказаль ему:-Погляди въ оркестръ, никого, кроив буржуа съ женами и детьми; добродушныя и глупыя рожи явились сюда только за темъ, чтобы видеть представление. Въ ложахъ сидять бульварные франты, ивсколько артистовь, женщины полусвъта, а повади ихъ самая диковинная смъсь, какую только можно встретить въ Париже. Что это за люди? Посмотри на нихъ. Тутъ чего хочешь, того просишь, всё решительно профессіи и всё касты, но разврать преобладаеть. Воть чиновники, служащіе въ банкахъ, привазчики изъ магазиновъ, репортеры, souteneurs, офицеры, переодетые въ штатское платье, франты во фракахъ, только-что отобъдавшіе въ ресторанъ и зашедшіе сюда передъ темь, вакь идти въ итальянскую оперу, и наконець, целая толца подозрительныхъ личностей, не поддающихся анализу. Что васается женщинь, то однъ только кокотки. Всъ онъ извъстны: ихъ видишь каждый вечерь, круглый годь вь однихь и тёхь же мъстахъ, кромъ того времени, когда онъ вздять лечиться на воды или сидять въ тюрьмъ.

Дюруа не слушаль. Одна изъ этихъ женщинь, облокотась на ихъ ложу, глядёла на нихъ. То была жирная брюнетва съ на- бёленными лицомъ и шеей, съ подкрашенными глазами, подъ громадными и поддёльными бровями. Черезъ-чуръ полная грудь едва сдерживалась темнымъ шелковымъ лифомъ, а раскрашенных губы, красныя, какъ кровь, придавали ей что-то животное, страстное, эксцентричное, но тёмъ не менёе возбуждавшее желаніе.

Она подозвала вивкомъ головы пріятельницу, проходившую мимо, блондинку съ красными волосами, тоже жирную, и сказала достаточно громко, чтобы ее можно было услышать:

— Поглядите-ка, воть красивый малый. Если онь согласенъ купить меня за десять луидоровь, я не откажу ему.

Форестье оглянулся и, улыбаясь, хлопнуль Дюруа по ляшкь.

— Это на твой счеть, mon cher, ты именть успехь, поздравляю тебя.

Бывшій унтеръ-офицеръ покраснёль и машинально ощупаль золотыя монеты, лежавшія у него въ карман'в жилета.

Занавёсь опустился, оркестрь заиграль вальсь. Дюруа сказаль:

— Еслибы намъ пройтись по галлерев.

## - Какъ хочешь.

Они вышли изъ ложи и тотчасъ же смѣшались съ толной гумющихъ. Ихъ со всѣхъ сторонъ толкали, жали, на нихъ напирам спереди, свади, сбоку, а передъ ихъ глазами высился цѣшй лѣсъ шляпъ. И проститутки, по двѣ въ рядъ, проходили въ жой толиѣ мужчинъ какъ у себя дома, протискивались между сшнами и, очевидно, чувствовали себя какъ рыбы въ водѣ среди мужсвого элемента.

Дюруа, въ восторгъ, съ наслажденіемъ вдыхаль воздухъ, испорченный табачнымъ дымомъ, человъческимъ потомъ и кръпкими духами публичныхъ женщинъ.

Но Форестье потель, пыхтёль, кашляль.

- Пойдемъ въ садъ, сказалъ онъ. И повернувъ налѣво, они проникли въ родъ крытаго сада, освѣжаемаго двумя безвкусными фонтанами, и гдѣ подъ тропическими растеніями въ кад-кахъ, пили мужчины и женщины, сидя за цинковыми столиками.
  - Выпьемъ еще пива, хочепъ? спросилъ Форестье.
  - Да, охотно.

Они усвлись и глядвли на проходившую публику.

Время отъ времени одна изъ женщинъ останавливалась передъ ними, говоря съ банальной улыбкой:

— Не угостите ли меня чвмъ-нибудь?

И такъ какъ Форестье неизменно отвечаль:

— Стаканчивъ воды изъ фонтана, — то она удалялась, бормоча: Болванъ! — Но жирная брюнетка, стоявшая, облокотясь на ихъ ложу, появилась въ саду, надменно расхаживая подъ руку съ пріятельницей, жирной блондинкой. Вдвоемъ онъ составляли славную пару. Она улыбнулась, увидя Дюруа, точно глаза ихъ успъли уже высказать другь другу какія-то интимныя и секретныя вещи, и вявъ стуль, усвлась спокойно напротивъ него, усадила свою пріятельницу, затъмъ приказала звонкимъ голосомъ: — гарсонъ, два стакана сиропа.

Удивленный Форестье произнесъ:

— Ты, однако, не ственяенься.

Она отвъчала:

трасивъ, и я боюсь, какъ бы не надълать изъ-за него глупостей.

Дюруа, смущенный, не зналь что сказать. Онъ крутиль свои выощеся усы съ видомъ дурака. Гарсонъ принесъ сиропъ, который женщины выпили залпомъ, затёмъ встали, и брюнетка, слегка кивнувъ головой и ударивъ въеромъ по рукъ Дюруа, сказала:

— Merci, mon chat. Ты, однако, не ръчисть.

И онъ удалились, раскачивая турнюромъ.

Тогда Форестье разсмінался:

— Послушай-ка, старина, знаешь ли, что ты въ самомъдътъ имъешь успъхъ у женщинъ. Надо этимъ пользоваться. Ты можешь далеко уйти съ ихъ помощью.

Онъ помолчаль съ минуту, потомъ продолжаль съ разсваннымъ видомъ человъка, думающаго вслухъ:

— Въ сущности черезъ женщинъ можно всего скоръе сдълать карьеру.

И такъ какъ Дюруа все молчалъ и только улыбался, онъ спросилъ:

— Ты располагаень еще остаться здёсь? Я уйду, сь меня довольно.

Тоть пробормоталь: — Да, я еще побуду. Еще не поздно.

Форестье всталь.—Когда такъ, прощай, до завтра. Не забудь № 17 въ улицъ Фонтенъ, въ половинъ восьмого.

— До завтра, тегсі.

Они пожали другь другу руки, и журналисть ушель.

Какъ только онъ скрылся, Дюруа ночувствоваль себя на свободъ и снова весело ощупаль золотыя монеты въ своемъ карманъ, затъмъ вставъ, принялся оглядывать толпу, ища въ ней кого-то.

Онъ вскоръ увидълъ объихъ женщинъ: брюнетку и блондинку, которыя продолжали расхаживать съ видомъ гордыхъ попрошаекъ среди толпы мужчинъ.

Онъ прямо пошель въ нимъ, но вогда очутился совскиъ близко, опять смутился. Брюнетка сказала ему:

— Что? въ тебъ вернулся, наконецъ, даръ слова?

Онъ продепеталъ: — еще бы! — но больше ничего не въ силахъ былъ сказать. Они стояли втроемъ, мъщая другимъ и загораживая дорогу.

Тогда она вдругъ спросила:

— Вдешь во мив?

А онъ грубо отвѣтилъ:

— Да, но у меня только одинь луидорь въ карманъ.

Она равнодушно проговорила:

— Не бъда. — И взяла его подъ руку въ знакъ, что теперь онъ ей принадлежитъ.

И вогда они выходили, онъ думаль, что на остальные двадцать франковъ ему легко будеть достать на прокать фракъ на вавтра. II.

— Здёсь живеть г. Форестье?

Въ третьемъ этажъ. дверь налъво.

Портье отвёчаль любезнымъ голосомъ, въ которомъ высказывалось уваженіе къ жильцу. Жоржъ Дюруа сталъ подниматься по лёстницё. Онъ чувствовалъ себя смущеннымъ, неловкимъ, ему было не по себё. Въ первый разъ въ жизни онъ надёлъ фракъ, и общій видъ его туалета внушалъ ему опасеніе. Онъ чувствоваль, что костюмъ его подгулялъ. Во-первыхъ, ботинки были не закированныя, хотя довольно изящныя, такъ какъ онъ щеголялъ ногой; во-вторыхъ, рубашка, купленная сегодня поутру въ Луврѣ, стоила всего четыре франка пятьдесятъ сантимовъ и слишкомъ слабо накрахмаленная грудь уже измялась. Другія его рубашки, каждодневныя, были болѣе или менѣе поношенныя и онъ не могъ надѣть даже наиболѣе свѣжую изъ нихъ.

Панталоны, черезъ-чуръ широкіе, плохо обрисовывали ногу, собирались складками вокругъ икры и им'вли тотъ помятый видъ, какой всегда принимаеть платье, взятое на прокатъ и перебывавшее на разныхъ плечахъ. Одинъ только фракъ сидълъ не дурно и приходился ему почти впору.

Онъ медленно всходиль по ступенямъ, съ сильно быощимся сердцемъ, съ тревогой въ умѣ, причемъ его всего болѣе мучила мисль, что онъ смѣшонъ, и вдругь увидѣлъ напротивъ себя господина, въ парадномъ костюмѣ, который на него глядѣлъ. Они были такъ близко другъ отъ друга, что Дюруа чуть было не отскочилъ назадъ, но вдругъ остановился пораженный: то былъ онъ самъ, отраженный съ головы до ногъ въ большомъ зеркалѣ, на щощадкѣ перваго этажа. Онъ радостно вздрогнулъ, потому что нашелъ себя гораздо приличнѣе, нежели ожидалъ.

Такъ какъ дома у него было только маленькое туалетное зеркальце, передъ которымъ онъ брился, то ему и негдѣ было осмотрѣть себя съ головы до ногъ: онъ видѣлъ себя въ немъ только по частямъ и преувеличивалъ несовершенство своего туалета и приходилъ въ отчаяніе при мысли, что онъ каррикатуренъ.

Но воть онъ внезапно увидёль себя въ трюмо и даже не узнать въ первую минуту: приняль себя за другого, за свётскаго человёка, показавшагося ему очень приличнымъ, шикарнымъ даже.

И теперь обозрѣвая себя старательно, онъ находиль, что ensemble его туалета вполнѣ удовлетворителенъ.

Тогда онъ принялся изучать свои мины и движенія, какъ

актеръ, учащій роль. Онъ улыбнулся себѣ, протянуль руку, повернулся направо, налѣво и выразиль лицомъ удивленіе, удовольствіе, одобреніе, стараясь найти различные оттѣнки, улыбки и многозначительные взгляды, которыми любезные люди стараются дать понять дамамъ, что онѣ восхитительны и нравятся имъ.

Дверь на лъстницу отворилась. Онъ испугался, что его захватять врасплохъ и пошель по лъстницъ быстрыми шагами, боясь, что ето-нибудь изъ гостей его пріятеля видълъ, какъ онъ жеманился передъ зеркаломъ. Дойдя до второго этажа, онъ увидътъ другое зеркало и замедлилъ шагъ, чтобы поглядъть на себя мимоходомъ.

Право же, фигура его изящна, походка тоже. И туть безграничное самодовольство наполнило его душу. Конечно, онъ будеть имъть успъхъ съ такой фигурой; и при своемъ желаніи пробить карьеру, при своей ръшимости и независимости ума, ему хотълось побъжать, запрыгать, поднимаясь на последній этажъ. Онъ остановился передъ третьимъ веркаломъ, закрутиль привычнымъ жестомъ усы, сняль шляпу, чтобы поправить прическу, и пробормоталь вполголоса, какъ это часто дёлаль:

— Вотъ чудесная выдумка.

Потомъ, протянувъ руку къ колокольчику, поавонилъ.

Дверь почти тотчасъ отворилась и онъ очутился въ присутствіи лакея въ черномъ фракъ, серьезнаго, выбритаго, такого порядочнаго на видъ, что Дюруа снова смутился, самъ не понимая, откуда въ немъ это неопредъленное волненіе. Быть можеть, отъ безсознательнаго сравненія покроя ихъ платья. И къ тому же на этомъ лакев были лакированные башмаки. Онъ сиросиль, беря пальто, которое Дюруа держалъ подъмышкой, чтобы не показать пятенъ на немъ.

— Какъ прикажете доложить?

И провозгласилъ имя сквозь поднятую портьеру на дверяхъ въ гостиную, куда надо было входить.

Но Дюруа, вдругь потерявь весь свой апломбъ, оваменталь на мъстъ, задыхаясь отъ страха. Онъ готовился сдълать первый шагь въ желанную жизнь. Однаво, вошелъ. Въ гостиной, большой, хорошо освъщенной и наполненной растеніями, точно теплица, комнатъ, стояла въ ожиданіи его бълокурая, молодая женщина. Она была одна.

Онъ остановился, сбитый съ толку. Кто же это улыбающаяся дама? Затъмъ вспомнилъ, что Форестье женатъ, и мыслъ, что эта нарядная, хорошенькая блондинка жена его пріятеля, окончательно его смутила. Онъ пролепеталъ:

— Сударыня, я...

Она протянула ему руку:

— Я знаю. Шарль мит разсказаль про вашу вчеращнюю встрёчу, и я очень рада, что онь догадался пригласить васъ сегодня объдать.

Онъ повраснъть почти до ушей, не зная, что сказать: онъ чувствоваль, что его осматривають съ головы до ногъ, разглядывають, судять. Ему хотелось извиниться, придумать предлогь для объясненія небрежности своего костюма, но онъ ничего не могъ придумать и не посмёль коснуться этого щекотливаго предмета.

Онъ сълъ въ указанное ему кресло, и когда почувствовалъ, какъ мягко охватили его упругія пружины бархатнаго сидънья, какъ обнимало, поддерживало его это ласковое кресло съ мягкой спинкой и ручками, то ему показалось, что онъ вступаетъ въ новую и восхитительную среду, что онъ больше не нуль, что онъ спасенъ, и взглянулъ на m-me Форестье, не спускавшую съ него глазъ.

Она была въ блёдно-голубомъ кашемировомъ платъй, хорошо обрисовывавшемъ ея гибкую талію и полную грудь. Руки и шея нажно выдёлялись изъ-подъ бёлыхъ кружевъ, которыми былъ общитъ корсажъ и короткіе рукава. Волосы, высоко зачесанные кверху, вились у шеи и образовали легкое бёлокурое облако.

Дюруа успокоился отъ ея взгляда, напомнившаго ему, хотя би онъ самъ не умълъ сказать почему, взглядъ женщины, встръ-ченной имъ вчера въ "Folies Bergères".

У нея были сёрые глаза съ голубоватымъ оттёнкомъ, придававшимъ имъ странное выраженіе, тонкій носъ, полныя губы, нёсколько мясистый подбородокъ, неправильное, но обворожительное личико, съ милымъ и лукавымъ выраженіемъ. То было одно въъ тёхъ женскихъ лицъ, въ каждой чертё котораго проявляется особенная предесть, полная значенія, каждое движеніе котораго вавъ будто говоритъ или скрываетъ что-то.

Послъ краткаго молчанія она спросила:

— Вы давно уже въ Парижъ?

Онъ отвъналъ, понемногу приходя въ себя.

— Всего лишь ивсколько месяцевъ. Я служу на северной желевной дороге, но Форестье обнадежилъ меня, что при его носредстве мив можно будеть стать журналистомъ.

Улыбка ея стала явственные и благосклонные и она произне-

— Знаю.

Снова разданся звонокъ. Лакей доложилъ:

— М-те де-Морель.

Вошла небольшая брюнетка веселой, бойкой поступью, одътая въ темное, очень простое платье, обрисовывавшее всю ея фигуру съ головы до ногъ.

Только красная роза въ черныхъ волосахъ ръзко бросалась въ глаза и оттъняла ея физіономію, придавая ей особый опредъленный характеръ.

За ней следовала девочка въ короткомъ платьице.

М-те Форестье бросилась имъ навстрвчу.

- Здравствуй, Клотильда.
- Здравствуй, Мадлена.

Онъ поцъловались. Потомъ ребенокъ подставилъ свой лобъ съ важностью взрослой особы, говоря:

— Здравствуй, кузина.

М-те Форестье поцъловала ее, затъмъ представила ихъ другъ другу:—т жоржъ Дюруа, корошій пріятель моего мужа, теме де-Морель, моя пріятельница и отчасти родственница.

Она прибавила:

— Вы знаете, мы здёсь безъ церемоній, безъ фасоновъ и безъ позъ, не правда ли, вы одобряете это?

Молодой человъкъ поклонился, но дверь снова отворилась, и показался низенькій толстякъ, который велъ подъ руку высокую и красивую женщину, гораздо выше его ростомъ, гораздо моложе, съ болье изящными манерами и серьезнымъ видомъ. То были Вальтеръ, депутатъ, финансистъ, дълецъ и капиталистъ, еврей и южанинъ, издатель и редакторъ "Vie Française", и его жена, урожденная Базиль Равало́, дочь банкира.

Послѣ ихъ вошли одинъ за другимъ, Жакъ Риваль, изысканно одѣтый, и Норберъ де-Вареннъ, у котораго воротъ фрака залоснился отъ длинныхъ волосъ, падавшихъ до плечъ. Галстухъ, повязанный какъ веревка, казался тоже не первой свѣжести. Одной пуговицы не хватало на рубашкѣ. Онъ вошелъ съ жеманствомъ бывшаго красавца, и взявъ руку m-me Форестье, поцѣловалъ ее. Когда онъ нагнулъ при этомъ голову, то его волосы упали на обнаженную руку молодой женщины.

Форестье вошель въ свою очередь, извиняясь, что опоздаль. Его задержали въ редакціи дёла. Одинь депутать, радикаль, внесь запрось министерству по случаю требованія кредита для колонизаціи Алжиріи. Слуга доложиль:—кушать подано.

И всв перешли въ столовую.

Дюруа посадили между m-me де-Морель и ея дочерью. Онъ опять чувствоваль себя стёсненнымь и боялся, что не управится какъ слёдуеть съ вилкой, ложкой или рюмками. Послёднихъ было

четыре, одна слегка окрашенная въ голубой цветъ. Что такое пьютъ изъ этой рюмки? Пока ели супъ, все молчали, затемъ Норберъ де-Вареннъ спросилъ: — читали вы процессъ Готье? Какая странная штука!

И всё принялись обсуждать это дёло о нарушеніи супружеской вёрности, усложненное шантажемъ. О немъ говорили не такъ, какъ говорятъ въ семейныхъ кружкахъ о событіяхъ, сообщаемыхъ въ газетахъ, а какъ толкуютъ о болёзни между врачами или о часахъ между часовщиками.

Нивто не возмущался, нивто не удивлялся, но всякій доискивался глубовихъ, тайныхъ причинъ съ профессіональнымъ любопытствомъ и безусловнымъ равнодушіемъ въ самому преступленію. Всв старались объяснить удовлетворительно происхожденіе поступвовъ, опредѣлить всв мозговыя явленія, породившія драму, научный результать особеннаго умственнаго состоянія. Женщины съ такой же страстью занимались этимъ изслѣдованіемъ. И другія недавнія событія были разслѣдованы, комментированы и перевернуты на всв лады, оцѣнены по достоинству съ тѣмъ практическимъ сопр d'oeil и тѣмъ спеціальнымъ отношеніемъ въ дѣлу, которое проявляется у торговцевъ новостями, у людей, по ремеслу занимающихся комедіей человѣческой жизни и усвоившихъ себъ всѣ пріемы обыкновенныхъ торговцевъ, старательно разсматривающихъ и взвѣшивающихъ товары, прежде нежели поставить ихъ публикъ.

Потомъ зашла рѣчь объ одной дуэли, и туть заговорилъ Жакъ Риваль. Слово принадлежало ему по праву; никто лучше его не могъ обсудить этого дѣла. И, говоря, онъ безпрестанно поправлять, предварительно вытеревъ его салфеткой, свой монокль, плохо державшійся и постоянно падавшій ему въ тарелку.

Дюруа не смёль вставить свое слово. Онъ взглядываль по временамъ на свою сосёдку, полная грудь которой ему нравилась. Брилліанть на золотой ниточкі висёль въ ея ушкі, точно капля воды; время оть времени она вставляла замічаніе, постоянно вызывавшее улыбку у присутствующихъ. У нея быль забавный, живой, шаловливый умъ, безпечно относящійся къ вещамъ и судящій о нихъ сь легкимъ и доброжелательнымъ скептицизмомъ.

Дюруа тщетно ломаль голову, какой бы ей сказать комплименть, и ничего не могь выдумать, а потому занимался ея дочкой, наливая ей пить, подаваль блюда, накладываль ей кушанья на тарелку. Дъвочка, болъе строго державшая себя, чъмъ мать, благоларила его серьезнымъ тономъ, кивая головой и говоря: — вы очень любезны,—и слушала то, что говорили взрослые, съ разсудительной миной.

Объдъ былъ очень хорошъ и всъ его хвалили. Вальтеръ ълъ за троихъ, почти не разговаривалъ и искоса поверхъ очковъ огладывалъ подносимыя ему кушанья. Норберъ де-Варениъ соперничалъ съ нимъ и закапалъ рубашку соусомъ.

Форестье улыбался и наблюдаль за об'вдомь, обм'внивалсь съ женой многозначительными взглядами, какъ это д'влають соучастники труднаго д'вла, которое идеть какъ по маслу.

Лица раскраснѣлись, голоса стали громче. Время отъ времени слуга бормоталь на ухо гостямь: "Кортонъ", "Шато-Ларозъ". Кортонъ пришелся по вкусу Дюруа, и онъ каждый разъ подставляль свой стаканъ. Пріятная веселость разливалась по его членамъ; онъ чувствоваль себя отлично, и умственно, и физически.

И ему хотълось говорить, обратить на себя вниманіе, заставить себя слушать и оцінить этими людьми, каждое слово которыхь ловилось на лету. Разговорь, перескавивавшій съ одного предмета на другой, коснулся, наконець, запроса Мореля по проекту колонизаціи Алжиріи.

Вальтерь въ промежутокъ между двумя блюдами уситлъ вставить ит всколько шутокъ: умъ у него былъ скептическій и задорный. Форестье разсказаль содержаніе своей завтрашней статьи. Жакъ Риваль требоваль военнаго правительства и раздачи земель встави офицерамъ, прослужившимъ тридцать літть въ колоніи. Такимъ образомъ, говорилъ онъ, вы создадите энергическое общество, хорошо знакомое съ краемъ и уситвишее полюбить его, знающее туземный языкъ и посвященное во вста серьевные містные вопросы, въ которыхъ неизбіжно путаются новички...

Норберъ де-Вареннъ перебилъ его:

— Да... Они все будуть знать, за исключеніемъ земледалія. Они будуть говорить по-арабски, но не будуть умать окумивать свекловицу и свять хлабь. Они будуть сильны въ фехтованью, но очень слабы въ вопрост объ удобреніяхъ. Сладуеть, напротивь того, открыть свободный доступъ въ эту новую страну всамъ рашительно. Умные люди съумають въ ней устромться, другіе понесуть неудачу, таковъ общественный законъ.

Наступило минутное молчаніе. Всв улыбались.

Жоржъ Дюруа раскрылъ ротъ и произнесъ голосомъ, который удивилъ его самого, точно онъ впервые себя слышалъ:

— Чего недостаеть этому краю всего болье, это—плодородной земли. Дыствительно, плодородныя имыйя, стоющія тамь такъ же дорого, какъ и во Франціи, покупаются въ видахъ помы-

щенія каниталовь очень богатыми парижанами. Настоящіе колонисты, б'єдняки, т'є, которые переселяются оть того, что имъ всть нечего, оттёсняются къ пустын'є, гді ничего не растеть по недостатву въ водів.

Всь на него уставились. Онъ покрасныть. Вальтеръ спросиль:

— Ви знакомы съ Алжиріей?

Онь отвічаль: — Да, я пробыль вь ней два съ половиной года и проживаль зъ трекъ провинціяхъ.

Норберь де-Вареннъ, позабывъ про запросъ Мореля, сталъ разсиранивать его про нравы, о которыхъ онъ слышаль отъ одного офицера. Его интересовала диковинная маленькая, арабская республика Маадъ, создавшаяся посреди Сахары въ самой сухой изстности этой знойной пустыни.

Дюруа два раза посёщаль Мзадь и разсказаль о нравахь этого диковиннаго края, гдё капли воды цёнятся на вёсь эолота, гдё каждый житель обязань отбывать всё общественныя службы, гдё торговая честность доходить до такой высокой степени, какая неизвёстна въ самыхъ цивилизованныхъ странахъ.

Онъ говориять съ хвастанвымъ красноръчіемъ, возбужденный виномъ и желаніемъ понравиться. Онъ разсказалъ полковые анеклоты, черты изъ арабской жизни, военные эпиводы. И съумълъ даже найти нъсколько живописныхъ выраженій для характеристики этихъ несчастныхъ мъстностей, сожженныхъ жгучими лучами солица.

Всѣ женщины глядѣли на него. М-те Вальтеръ проговорила своимъ медленнымъ и вялымъ голосомъ:

— Вы могли бы написать нёсколько прекрасных статей, на основаніи своих воспоминаній.—Послё этого, самъ Вальтеръ поглядіть на молодого человіка поверх очковь, какъ онъ это ділаль, когда хотіль хорошенько видіть.

Форестье воспользовался этой минутой:

— Mon cher patron, я вамъ вёдь говориль про Жоржа Дюруа и просиль васъ прикомандировать его ко мий для политическихъ справокъ. Съ тёхъ поръ какъ Марандо насъ оставилъ, у меня нётъ никого, кого бы я могъ разсылать за необходимыми справками, и журналъ отъ этого страдаетъ.

Вальтеръ сталъ серьезенъ и совсемъ приподнялъ очки, чтобы хорошенько разглядеть Дюруа. Затемъ сказалъ:

— Несомивнно, у г. Дюруа оригинальный умъ. Пусть придеть переговорить со мной завтра въ три часа, и мы это устроимъ.

Послѣ нѣкотораго молчанія онъ повернулся въ сторону мо-

— Напипите намъ немедленно цёлую серію фантастическихъ очерковъ Алжиріи. Вы разскажете свои воспоминанія и свяжете ихъ съ вопросомъ о колонизаціи, какъ сейчась это сдёлали. Это вопрось дня, и я увёренъ, что наши читатели будуть довольны. Но поторопитесь. Мнё надо первую статью на завтра или на послё завтра, пока этоть вопрось обсуждается въ палатё депутатовъ.

А m-me Вальтеръ прибавила съ тъмъ благосилоннымъ видомъ, съ какимъ вообще говорила:

— И вотъ вамъ прелестное заглавіе: "Воспоминанія африканскаго егеря", не правда ли, m-r Норберъ?

Старый поэть, поздно добившійся извёстности, ненавидёль и боялся новичковь. Онъ отвёчаль сухимь тономь:

— Да, прекрасное заглавіе, но только съ тімь условіемь, чтобы содержаніе ему соотвітствовало.

М-те Форестье глядела на Дюруа покровительственнымъ взглядомъ, который какъ бы говорилъ: —ты усивешь!

М-те де-Морель нёсколько разъ поворачивалась въ его сторону и брилліанть въ ея ушкѣ дрожаль при этомъ какъ капля воды, готовая скатиться.

Маленькая дівочка пребывала неподвижной и серьевной, опустивь глаза на тарелку.

Слуга обходиль столь, наливая въ голубыя рюмки "Johannisberg", и Форестье провозгласиль тость, кланяясь Вальтеру:
— За долгое процвътаніе "Vie Française"!

Всё поклонились издателю, который тоже раскланивался со всёми, а Дюруа, опьянёвъ отъ торжества, выниль вино залиомъ. Онъ выпиль бы цёлый боченокъ, какъ ему казалось, съёль быка, задушиль льва. Онъ чувствоваль въ своихъ глазахъ нечеловёческую силу, въ умё непобёдимую рёшимость и безграничную надежду. Онъ чувствоваль теперь себя своимъ среди этихъ людей: онъ заняль позицію, завоеваль себё мёсто. Вятлядъ его съ увё-

— У васъ прелестнъйшія серьги, какія я когда-либо видываль,—сказаль онъ.

ренностью останавливался на лицахъ и онъ осмелился, наконецъ,

Она повернулась въ нему съ улыбкой:

заговорить съ своей сосъдкой.

— Это моя выдумка, носить брилліанты на ниточкахъ. Heправда ли, похоже на росу?

Онъ пробормоталъ, вонфузясь своей сивлости и опасаясь какъ бы не свазать глупости:

— Это прелестно... но самое ухо укращаеть серыти.

Она поблагодарила его взглядомъ, однимъ изъ тъхъ женскихъ взглядовъ, которые пронизывають до сердца. А поворачивы голову, онъ встрътилъ взглядъ m-me Форестье, по прежнему благосклонный, но какъ будто болъе оживленный, шаловшвий, поощряющій.

Теперь всё мужчины говорили разомъ очень громко и жестикулируя: обсуждался проекть столичной желёзной дороги. Сюжеть исчернался только въ концё дессерта, такъ какъ каждый каловался на медленность сообщеній въ Парижё, неудобства коню-желёзныхъ дорогъ, омнибусовъ и грубость извощиковъ. Посте того, перешли изъ столовой въ гостиную, пить кофе. Дюруа шутя предложиль руку маленькой дівочкі. Она серьезно побизгодарила его и приподнялась на цыпочкахъ, чтобы просунуть свою ручку подъ локоть своего сосёда.

Входя въ гостиную, онъ опять представиль себъ, что входить въ теплицу. Высовія пальмы по четыремъ угламъ вомнаты раснацивали подъ потолкомъ свои изящные листья. По объимъ сторовамъ вамина, круглыя какъ колонны фикусы выставляли ряды сонхъ длинныхъ темно-зеленыхъ листьевъ, а на фортепіано красовалось два неизвъстныхъ куста, покрытыхъ цвътами, одинъ весь розовый, а другой весь голубой, казавшіеся какими-то поддѣльными, невъроятными растеніями, слишкомъ прекрасными для живыхъ цвътовъ.

Воздухъ былъ свѣжъ и надушенъ легкими, неонредѣленными духами, которые Дюруа не съумѣлъ бы назвать.

Молодой человъвъ, теперь вполнъ освоившійся сь окружающить, внимательно оглядълъ комнату. Она была не велика; нито въ ней не бросалось въ глаза, кромъ растеній, не было яркихъ красовъ, бьющихъ на эффектъ, но было уютно, покойно, привольно.

Отвны были обтянуты старинной матеріей темно-фіолетоваго цвых, покрытой маленькими желтыми цвыточками. Портьеры изъ съраго солдатскаго сукна, по которому вышиты были красныя гвоздики, ниспадали на двери, а кресла и стулья всыхъ размыровы и формъ разставлены въ живописномъ безпорядкы по всей комнаты: кушетки, громадныя и миніатюрныя кресла, табуреты пуфы, обитые шелковой матеріей или трипомъ цвыта стете съ гранатными разводами.

— Угодно вамъ вофе, m-г Дюруа?

И т-те Форестье протянула ему чашку, съ дружеской улыб-

— Да, благодарю васъ.

И въ то время какъ онъ наклонялся, чтобы ввять сакаръвъ сахарницъ, которую держала маленькая дъвочка, молодая женщина сказала вполголоса:

— Подите, полюбезничайте съ т-те Вальтеръ.

И отошла прежде, чёмъ онъ успёль что-либо отвётить. Онь выпиль сначала кофе, который боялся пролить на коверь, потомъ сталь придумывать предлогъ, чтобы подойти къ старой дамё и вступить съ ней въ бесёду. Вдругъ онъ увидёль, что она держить въ рукё пустую чашку, съ которой не знаеть что дёлать, такъ какъ сидить далеко отъ стола.

Онъ бросился къ ней.

- Позвольте вашу чашку.
- Благодарю васъ.

Онъ унесъ чашку, потомъ вернулся къ старухв и сказаль:

— Еслибы вы знали, какія пріятныя минуты я проводить, благодаря "Vie Française", когда быль въ нустынь. Это право единственный журналь, который можно читать, находясь вдали оть Франціи, потому что онъ самый литературный, самый острочиный и наименье однообразный изъ всъхъ. Въ немъ все есть.

Она улыбнулась съ любезнымъ равнодушіемъ и серьезно отвъчала:

— Вальтеру стоило большихъ трудовъ создать этотъ тинъ журнала, отвъчавшаго новымъ требованіямъ.

Они разговорились. Онъ болталъ легко и банально; голосъ у него былъ пріятный, взглядъ ласковый, а усы неотразимы.

Они заговорили о Парижѣ, объ его окрестностяхъ, о берегахъ Сены, о городахъ, гдѣ пьютъ воды, о лѣтнихъ удовольствілхъ, обо всѣхъ текущихъ предметахъ, о которыхъ можно разсуждатъ до безконечности, не утомляя головы.

Къ нимъ подошелъ Норберъ де-Вареннъ съ рюмкой ликера въ рукахъ, и Дюруа изъ скромности отошелъ. Его подозвала m-me де-Морель, разговаривавшая съ m-me Форестье.

— Итакъ, вы собираетесь попытать свои силы въ журналистикъ?—спросила она.

Тогда онъ заговориль о своихъ планахъ въ неопредъленныхъ выраженіяхъ, затёмъ возобновиль съ ней разговоръ, который только-что вель съ m-me Вальтеръ, но такъ какъ онъ теперъ лучше владёль этими предметами, то и разговоръ его быль интереснёе: онъ повторяль то, что только-что услышаль. И, разговаривая, все время глядёль въ глаза своей сосёдкё, какъ бы желая придать болёе глубокій смыслъ тому; что говориль.

Она разсказывала ему, съ своей сторони, анекдоты съ весе-

ниъ оживленіемъ женщины, знающей, что за ней установилась репутація остроумной. Увлеваясь, она среди разговора фамиліарно кила ему руку на рукавъ, понижала голось, говоря сущіе пустави, но воторые, такимъ образомъ, получали интимный характерь. Въ душт, его приводила въ восторженное состояніе эта билость молодой женщины, любезничавшей съ нимъ. Онъ бы жетать выразить ей немедленно свою преданность, взять ее подъсме покровительство, защитить ее, показать себя героемъ и медленность, съ которой онъ ей отвёчалъ, происходила отъ его озабоченности.

Но вдругъ безъ всявой причины m-me де-Морель позвала:— Поряна!—и маленьвая дъвочва подошла къ ней.

— Сядь здісь, дитя мое, ты простудишься у окошва.

И Дюруа пришла безумная охота поцеловать девочку, точно поцелуй могь сблизить его съ матерью.

Онъ скаваль ей галантнымъ и отеческимъ тономъ:

— Позвольте мнв поцвловать вась?

Дѣвочка подняла съ удивленіемъ на него глаза: m-me де-Морель отвѣчала, смѣясь:

— Сважи: — извольте, сегодня я позволяю, но только сегодня. Дюруа сёль и, посадивъ къ себё на колёни Лорину, прикостумся губами къ завитымъ волосамъ ребенка.

Мать удивилась:—Каково? она пе убъжала! это удивительно. Обыкновенно она позволяеть себя цъловать только женщинамъ. Вы неотразимы, m-r Дюруа.

Онъ покраснътъ и ни слова не отвътиль, потихоньку качая къючку на колъняхъ.

М-те Форестье подошла и вскрикнула отъ удивленія:

— Каково? Лорина приручена, что за чудо!

Подошель также и Жакь Риваль сь сигарой во рту, а Дюруа эспаль и рёшиль удалиться, боясь, какь бы не испортить какойнибудь неловкостью хорошаго впечатлёнія, произведеннаго имъ.

Онъ раскланався, иёжно пожаль маленькія ручки дамь и силой потрясь руки мужчинь. Онь замётиль, что рука Жака Риваля была сухая и теплая и горячо отвёчала на его пожатіе, рука Норбера де-Вареннъ была сырая и колодная какъ лягушка, рука Вальтера колодная и жесткая, безъ энергіи, безъ вырашенія, рука Форестье жирная и вялая.

Пріятель сказаль ему вполголоса:

- Завтра въ три часа, не забудь.
- О, нъть, не бойся.

Очутившись на лестнице, онъ чуть-было не запрыгаль, такъ

велика была его радость, и побъжаль внизь черезь двъ ступеньки, но вдругь увидъль въ трюмо второго этажа господина, спъпившаго ему на-встръчу въ прискачку и остановился какъ вкопанный, стыдясь, точно кто его накрыль на мъстъ преступленія.

Послѣ того долго глядѣлся въ зеркало, дивясь тому, что онъ такой красивый малый; наконецъ, улыбнулся самому себѣ привѣтливо и поклонился низко, низко, какъ кланяются важнымъ особамъ.

## III.

Когда Жоржъ Дюруа очутился на улицъ, онъ съ минуту колебался, что ему дълать. Ему хотълось гулять, мечтать, идти куда глаза глядять, размышляя о будущемъ, и вдыхалъ теплый ночной воздухъ. Но мысль о статьяхъ, объщанныхъ Вальтеру, его преслъдовала и онъ ръшилъ вернуться домой и тотчасъ же състь за работу.

Онъ пошелъ большими шагами, дошелъ до наружнаго бульвара и пошелъ по немъ до улицы... въ которой жилъ. Шестиэтажный домъ былъ населенъ двумя десятками семей ремесленниковъ и мъщанъ. И чувство отвращенія овладъло имъ, когда
онъ шелъ по лъстницъ, освъщая восковыми спичками грязния
ступеньки, на которыхъ валялись обрывки бумаги, папиросные
окурки и кухонные отбросы. Ему страстно захотълось поскорте
выбраться отсюда, житъ какъ живутъ богатые люди, въ чистыхъ
домахъ съ коврами. Тяжелый запахъ кухни, помойной ямы и
человъческихъ испареній, стоялъ неподвижно въ воздухъ. Старня
стъны были имъ пропитаны, и никакой сквозной вътеръ не могъ
прогнать его изъ этого жилища. Комната молодого человъка, въ
пятомъ этажъ, выходила окнами какъ бы на глубокую пропасть;
то была громадная траншея западной желъзной дороги какъ разъ
при входъ въ туннель у Батпньольскаго дебаркадера.

Дюруа открыль окно и оперся на перекладину изъ заржавленнаго желёза. Подъ нимъ на днё темной ямы три красныхъ, неподвижныхъ сигнальныхъ фонаря походили на глаза громаднаго чудовища, а дальше виднёлись другіе, а еще дальше, опять такіе же.

Каждую минуту въ темнотъ раздавались продолжительные или короткіе свистки, одни поблизости, другіе едва слышные и доносившіеся изъ-за Аньера. Въ нихъ замътны были модуляцін, какъ въ человъческомъ голосъ. Одинъ изъ нихъ приближался, непрестанно испуская свой жалобный крикъ, становившійся все

сышние и слышние и вскоры показался большой желтый фоварь, быжавший съ большимъ шумомъ, и Дюруа увидыль, какъ динная цынь вагоновъ нырнула въ туннель.

Туть онъ свазаль себь:—Ну, сяду-ка я за работу.—Онъ поставиль свъчу на столь, но садясь за него, вспомниль, что у вего есть только почтовая бумага.

Не бъда. Онъ воспользуется ею, и будетъ писать на раскрытихъ мъстахъ. Онъ обмакнулъ перо въ чериила и написалъ заглавіе самымъ красивымъ почеркомъ:

"Воспоминанія африканскаго егеря". Потомъ сталь придумывать начало первой фразы. Онъ поддерживаль лобъ рукой, устреинвъ глаза въ бълую четвертушку бумаги, развернутую передъ нихъ.

Что же онъ напишеть? Ему теперь рёшительно ничего не лемо въ голову изъ того, что онъ недавно разсказывалъ: ни одного анекдота, ни одного факта, ничего ровно.

Вдругь онъ подумаль: — Надобно начать съ моего отъвзда. И написаль:

"Дівло было въ 1874 г. въ половин вмая; когда истощен- ная Франція отдыхала послів катастрофы тяжкой годины"...

И остановился... дальше ничего въ голову не лѣвло, онъ рѣшительно не вналь, какъ перейти къ послѣдующему, къ своему оплытію, путешествію, первымъ впечатлѣніямъ. Послѣ десятишнутныхъ размышленій, онъ рѣшилъ отложить вступленіе до завгра и начать сразу съ описанія Алжира.

И написаль на листкъ: — "Алжиръ городъ, поражающій своей быльной..." и дальше ни слова, хоть тресни.

Ему представился въ умѣ хорошенькій, свѣтлый городъ, разсыванній каскадъ своихъ плоскихъ домовъ съ вершины горы къ морю, но онъ не находиль ни единаго слова, чтобы выразить то, что онъ думалъ и то, что онъ чувствовалъ.

После большихъ усилій, онъ прибавиль:

"Онъ населенъ частію арабами..." затъмъ бросилъ перо на столь и всталъ.

На маленьной желёзной кровати, гдё онъ усиёль продавить своимь тёломь впадину, онъ увидёль свое каждодневное платье, брошенное зря, измятое, потасканное, безобразное, какъ платье, смадываемое въ мертвецкой, а на соломенномъ стулё валялось его шляпа, единственная, какая у него имёлась полями вверхъ, точно дожидалась, чтобы въ нее опустили милостыню.

Ствин, обитыя сврыми обоями съ голубыми букетиками, потрити были пятнами давнишними, подогрительными, происхожденіе которыхъ трудно было бы опредѣлить: были ли то слѣды раздавленныхъ насѣкомыхъ, или масляныя пятна, оставшіяся отъ жирныхъ пальцевъ или же отъ мыльной пѣны, брызгавшей во время мытья.

Все носило характеръ постыдной парижской нищеты. И въ немъ проснулось озлобление на свое бъдное житье. Онъ говорилъ себъ, что надо выбраться изъ этого тотчасъ же, что необходимо завтра же покончить съ этимъ нищенскимъ существованиемъ.

И снова охваченный желаніемъ труда, онъ усёлся за столь и сталь придумывать фразы, чтобы хорошенько передать оригинальную и прелестную физіономію Алжира, этого преддверія талиственной и непостижимой Африки, страны кочующихъ арабовъ и неизв'єстныхъ негровъ, — Африки неизв'єданной и соблазнительной, населенной нев'вроятными зв'єрями, которыхъ намъ показывають въ нашихъ общественныхъ садахъ, зв'єрями, какъ бы созданными для волшебныхъ сказовъ: страусовъ, этихъ нел'єпыхъ куръ, газелей, божественныхъ ковъ, ни съ ч'ємъ несообразныхъ жирафовъ, степенныхъ верблюдовъ, чудовищныхъ бегемотовъ, безобразныхъ носороговъ и гориллъ—этихъ страшныхъ братьевъ челов'єка.

Въ немъ шевелились смутныя мысли, онъ бы ихъ, можеть быть, и высказаль, но не умёль ихъ написать. И эта неумёлость бёсила его; онъ снова всталь, весь вспотёвъ отъ усилія и чувствуя, какъ у него жилы быются на вискахъ.

Глаза его упали на счеть прачки, который привратникъ положилъ въ его комнату, и внезапно имъ овладело отчанніе. Вся его радость испарилась вмёстё съ вёрой въ себя и въ свое будущее. Кончено, все кончено; онъ ничего не сдёласть; онъ чувствуеть, что пусть; неспособенъ, безполезенъ, отпётъ.

Онъ опять подошель къ окну и облокотился какъ-разъ въ ту минуту, какъ изъ-подъ туннеля выходилъ пойздъ съ внезаннымъ и громкимъ шумомъ. Онъ уходилъ въ даль, мимо полей и равнинъ, къ морю.

И Дюруа припомнились его родители. Этотъ повздъ пройдеть мимо нихъ, всего лишь въ нъсколькихъ льё отъ ихъ дома. Ему представился маленькій домикъ на холмъ, господствующемъ надъ Руаномъ, и обширная долина Сены у входа въ селеніе Котле. Его отецъ и мать содержали кабачевъ, родъ трактирчика, куда по воскресеньямъ приходили завтракать пригородные буржуа. Они хотъли, чтобы сынъ ихъ сталъ господиномъ, и отдали его въ коллежъ. Окончивъ курсъ наувъ и не добившись степени бак-калавра, онъ поступилъ въ военную службу, съ намъреніемъ

дослужиться до офицера, полковника, генерала. Но военная служба опротивыла ему задолго до истеченія обязательнаго пяти-літняго срока и онъ сталь мечтать о томъ, чтобы отправиться въ Парижъ и тамъ пробить себі дорогу.

Онъ прівхаль въ Парижь по истеченіи срока службы, не сиотря на просьбы отца съ матерью, которые теперь, когда ихъ иечта не осуществилась, желали удержать сына при себв, но онь въ свою очередь мечталъ составить карьеру: ему казалось, чю онь непременно восторжествуеть, благодаря событіямь, еще смутно рисовавшимся въ его умѣ, но которыя, онъ въ томъ не сомневался, непременно произойдуть и онъ ими воспользуется. Въ полку онъ одержаль несколько гарнизонныхъ победъ, могъ -оп отвеннемкин ожакот эн имкінержохоп имінаобок колтивахоп шиба, но и въ болве высокомъ кругв. Онъ соблазнилъ дочь сборщих податей, которая хотела все бросить, чтобы последовать за нимъ, и жену адвоката, которая хотела утопиться въ отчаяніи, ютда онъ ее бросиль. Товарищи говорили про него:-Онъ ловпів малый, онъ проныра и съумжеть пробить себ'я дорогу. И онь объщаль себъ, что дъйствительно будеть ловкимъ малымъ и пронырой.

Совёсть у него, нормандца по рожденію, —послё того какъ онь вель гарнизонную жизнь, благодаря мародерству, практикованнемуся въ Африке, незаконнымъ поборамъ, двусмысленнымъ сделкамъ, удивительнымъ образомъ уживавшимся съ понятіями о чести, распространенными въ арміи, воинственными бравадами, патріотическими чувствами, великодушными анекдотами, ходившими между унтеръ-офицерами, —превратилась въ родъ ящика съ сюрщивами, въ которомъ можно было найти все, что хочешь.

Но желаніе карьеры господствовало надо всёмъ.

Онь, самъ того не замѣчая, принялся мечтать, какъ это дѣмать каждый вечерь. Онъ воображаль великолѣпный любовный романь, благодаря которому онъ сразу достигнеть желаемаго. Онъ женится на дочери банкира или какого-нибудь вельможи, которую встрѣтить на улицѣ и сразу влюбить въ себя.

Резкій свистовъ локомотива, одиново выскочившаго изъ туннеля, точно кроливъ изъ норы, и со всёхъ паровъ бежавшаго во рельсамъ, вывель его изъ задумчивости.

Тогда, вновь охваченный смутной и радостной надеждой, мавшей въ его умѣ, онь послаль поцѣлуй въ темноту женщив, о которой мечталь, и богатству, котораго ему такъ страсно хотѣлось; послѣ этого онъ закрыль окно и сталь раздѣваться, пробормотавъ: — Ну! завтра поутру я буду лучше настроенъ; сегодня вечеромъ у меня голова утомлена. И притомъ, я, можетъ быть, выпилъ лишнее. При такихъ условіяхъ трудно работать.

Онъ легъ въ постель, задуль свъчу и почти тотчасъ же заснулъ.

Онъ проснулся рано, какъ это всегда бываетъ въ дни надежды или тревоги, и вскочивъ съ постели, подбъжалъ къ окну. чтобы выпить чашку свъжаго воздуха, какъ онъ говорилъ.

Дома Римской улицы по ту сторону широкой желёзно-дорожной канавы были залиты яркими лучами солнца. По правую руку отъ него вдали виднёлись холмы Аржантейля, Ланнуа и мельницы Оржмона, окутанные легкой синеватой дымкой, точно прозрачнымъ покрываломъ, наброшеннымъ на горизонтъ.

Дюруа нізсколько минуть глядівль на далекую окрестность и пробормоталь: — какъ тамъ должно быть хорошо въ такой день, какъ сегодня. Послі этого онъ подумаль, что ему необходимо тотчась же сість за работу и вмісті съ тімъ послать, уплативь за это десять су, своего привратника въ правленіе желізной дороги, извістить о томъ, что онъ боленъ.

Онъ сълъ за столъ, обмакнулъ перо въ чернильницу, подперъ лобъ рукою и сталъ искать идей. Но тщетно, ничто не приходило. Онъ, однако, не отчаявался.

Онъ подумалъ: — Да! у меня нътъ навыка къ этому дълу. Этому ремеслу надо учиться, какъ и всякому другому. Необходимо, чтобы мнъ помогли на первый разъ. Пойду къ Форестье и онъ въ десять минуть обработаетъ мнъ мою статью.

И сталь одваться.

Выйдя на улицу, онъ подумаль, что еще рано идти къ пріятелю, который навірное поздно встаеть по утрамь. И сталь гулять подъ деревьями наружнаго бульвара.

Еще не было девяти часовъ и онъ прошель въ парвъ Монсо, еще не успъвшій просохнуть послъ поливки.

Уствинсь на свамейку, онъ принялся опять мечтать. Какойто молодой человткъ, очень изящный, расхаживаль взадъ и впередъ, очевидно кого-то поджидая. Она появилась, подъ густымъ вуалемъ, подощла къ нему быстрыми шагами и, пожавъ ему руку, взяла его подъ руку и они удалились.

Бурное желаніе любви охватило сердце Дюруа,—потребность любви изящной, благоуханной, поэтической. Онъ всталь и пошель дальше, думая о Форестье. Воть счастливець-то! Онъ подошель къ его двери, въ ту минуту, какъ тоть уходиль.

— Это ты! въ такой ранній чась! что тебѣ отъ меня нужно? Дюруа, смущенный, пробормоталь:

- Да воть... видишь ли, я никакъ не могу справиться съ своей статьей, знаешь, статьей, которую Вальтеръ просиль меня написать объ Алжиріи. Это неудивительно, такъ какъ я никогда ничего не писаль. Туть нужна практика, какъ и во всякомъ дът. Я увъренъ, что скоро съ нимъ освоюсь, но для начала не знаю, какъ взяться за дъло. У меня есть мысли въ головъ, но и не умъю ихъ выразить на бумагъ. Онъ сконфуженно замолчаль. Форестье отвъчаль, улыбаясь:
  - Знаю, знаю.

Дюруа продолжаль:

— Да, это, должно быть, со всякимъ бываеть вначалѣ. Ну воть... я пришель попросить тебя... помочь мнѣ. Въ какихънибудь десять минутъ ты меня научишь, какъ взяться за дѣло.
Ти дашь мнѣ урокъ слегка, а безъ тебя мнѣ не справиться.

Тотъ все улыбался съ веселымъ видомъ. Онъ похлопалъ по рукв своего прежняго товарища и сказалъ ему: — Ступай къ моей женв; она уладитъ твое дело такъ же хорошо,. какъ и я; я ее къ этому пріучилъ. Мив сегодня некогда, иначе я бы съ удовольствіемъ сдёлалъ это.

Дюруа не решался:—Но какъ же въ такой ранній чась, не могу же я явиться къ ней...

— Можешь, можешь. Она встала. Ты найдешь ее уже за работой; она собираеть для меня матеріалы.

Тоть все-таки отказывался идти на верхъ.

— Нътъ... это невозможно.

Форестье взяль его за плечи, перевернуль и, толкнувъ къ лестницъ, сказалъ:

— Ступай же, ступай, дуракъ, когда я говорю тебъ. Неужто же ты хочешь, чтобы я опять карабкался по лъстницъ, чтобы представить тебя и объяснить, въ чемъ дъло.

Тогда Дюруа ръшился: — Благодарю; я пойду къ ней, но скажу, что ты меня заставиль придти.

- Да, да. Она тебя не събсть, не бойся. Главное, не забудь придти въ три часа въ редакцію.
  - О, нътъ, будь сповоенъ.

И Форестье поспѣшно ушель, а Дюруа медленно сталь подниматься по лѣстницѣ, придумывая, что ему сказать, и тревожась о томъ, какой-то онъ встрѣтить пріемъ.

Слуга пришелъ отворить ему дверь.

На немъ быль синій фартукъ и онъ держаль въ рукахъ по-

— Барина нътъ дома, — сказалъ онъ, не дожидаясь вопроса.

— Спросите у барыни: можеть ли она меня принять и предупредите ее, что меня къ ней прислаль баринъ,—я его сейчасъ встрътиль на улицъ.

И сталь ждать.

Слуга вернулся, отвориль дверь направо и сказаль:

— Пожалуйте.

Она сидъла передъ письменнымъ столомъ въ небольшой комнаткъ; стъны въ ней были сверху до низу заставлены внигами на полкахъ чернаго дерева, такъ что ихъ совсъмъ не было видно. Переплеты различныхъ цвътовъ: красные, желтые, зеленые, лиловые и голубые оживляли нъсколько однообразные ряды книгъ.

Она повернулась въ нему, улыбающаяся. На ней быль былы пеньюарь, общитый кружевами, и она протянула руку, которую было видно почти до самаго плеча, благодаря широкому рукаву.

— Какъ, это вы?—сказала она, потомъ прибавила:—Это не упрекъ, но простой вопросъ.

Онъ пробормоталъ:

— О! я не хотъль идти, но вашь мужъ... я его встрътиль внизу... заставиль меня. Мнъ такъ совъстно, что я не смъю сказать, зачъмъ пришелъ.

Она указала на стулъ:

— Садитесь и говорите.

Въ рукахъ она вертъла гусиное перо, а передъ ней лежалъ бълый листъ бумаги, на половину исписанный.

Она, очевидно, чувствовала себя такъ же ловко за письменнымъ столомъ, какъ и у себя въ гостиной. Отъ нея пахло духами. Дюруа мерещились очертанія ея молодого и свѣжаго тѣла, мягко охваченнаго тонкой матеріей.

Такъ какъ онъ модчалъ, то она опять спросила:

— Ну, въ чемъ же дѣло, говорите.

Онъ пробормоталъ:

— Вотъ... но, право, я не смѣю... вчера вечеромъ я принялся-было за работу... и сегодня рано поутру... чтобы написать статью объ Алжиріи, которую просилъ Вальтеръ... и у меня ничего не вышло... я разорвалъ все, что написалъ... я не привывъ къ этой работъ... и пришелъ къ Форестье, попросить его мнѣ помочь... на этотъ разъ...

Она перебила его, весело смъясь, счастливая и польщенная:

— А онъ васъ прислалъ ко мнъ... Вотъ это мило.

Дюруа пробормоталь:

— Да, онъ сказалъ мнѣ, что вы меня выручите даже лучше его самого... но я не смѣлъ... вы понимаете.

Она встала.

— Мит будеть очень весело работать витсттв съ вами; ваша идея мит очень нравится! Садитесь на мое мъсто и пишите, потому что въ редакціи знають мой почеркъ. Мы съ вами сочинить такую статью, что она произведеть фуроръ.

Онъ съть, взяль перо, развернуль передъ собой листь бу-

М-me Форестье, стоя возять, глядыла на его приготовленія, затыть взяла папироску съ камина и закурила ее.

— Я не могу работать, не куря,—сказала она.—Ну-съ, что вы хотите разсказать?

Онъ взглянуль на нее съ удивленіемъ:

- Да я самъ не знаю, потому-то я и пришелъ къ вамъ; я жду, что вы мнъ поможете.
- Разумбется, я вамъ помогу; я приготовлю соусь, но мнв нужна провизія.

Онъ смущенно молчалъ, наконецъ, сказалъ, запинаясь:

— Я бы желалъ разсказать свое путешествіе съ самаго начала...

Она съла напротивъ него по другую сторону стола и глядя на него во всъ глаза, сказала:

— Ну, разскажите мив это сначала какъ бы для меня одной, понимаете. Разсказывайте какъ можно подробиве, а я выберу то, что годится.

Но такъ какъ онъ не зналъ, съ чего начать, она принялась его разспрашивать, какъ священникъ на исповъди, и ея вопросы напоминали ему тысячу позабытыхъ мелочей, разныя подробности, лида, мимолетныя встръчи.

Проэкзаменовавь его такимъ образомъ въ продолжение четверти часа, она вдругъ перебила его: — Ну, теперь мы начнемъ. Прежде всего мы предположимъ, что вы сообщаете какому-нибудъ пріятелю свои впечатлёнія и это позволить вамъ говорить всякія глупости, дёлать разныя зам'вчанія, быть естественнымъ и забавнимъ, если можно.

Начинайте.

"Любезный Анри, ты хочешь знать, что такое Алжирія; хорошо, твое желаніе будеть исполнено. Я буду писать тебѣ, такъ какъ мнѣ нечего больше дѣлать въ маленькой глиняной мазанкѣ, которая служить мнѣ жилищемъ,—родъ дневника, день за днемъ, часъ за часомъ. Будутъ, конечно, порою попадаться игривыя мѣстечки, но чтожъ дѣлать! ты, впрочемъ, вѣдь не обязанъ показывать моего дневника своимъ знакомымъ дамамъ"... Она пріостановилась, чтобы зажечь потухніую папироску, и вмѣстѣ съ тѣмъ умолкъ скрипъ пера по бумагѣ.

— Идемъ дальше, — сказала она: — "Алжирія — это большая французская страна на границъ съ неизвъстными странами, называемыми: Пустыней, Сахарой, Центральной Африкой и пр. и пр. Алжиръ—хорошенькая, бълая дверь, ведущая въ эти таинственныя страны. Но, во-первыхъ, надо туда отправиться, что не всякому покажется сладкимъ. Я, какъ тебъ извъстно, отличный на-**\*** Вздникъ, такъ какъ дрессирую лошадей для полковника, но можно быть хорошимъ навздникомъ и очень плохимъ морякомъ. Это какъ разъ моя исторія. Помнишь ли ты майора Синибрета, котораго мы называли докторъ Спека? Когда мы находили, что пора отдохнуть намъ сутки или двое въ лазаретъ, то являлись къ нему на осмотръ. Онъ сидълъ на стулъ, разставивъ толстыя ляшки въ красныхъ штанахъ, упираясь руками въ колъни, оттопыривъ локти и ворочая вытаращенными глазами, кусая бѣлый усъ. Ты помнишь его предписанія? Этоть солдать страдаеть разстройствомъ желудка. Дайте ему рвотнаго № 5, по моему рецепту, затемъ часовъ девнадцать покоя и онъ поправится.

"Это рвотное было всеобщей и неотразимой панацеей. И его, дѣлать нечего, принимали, потому что это было неизбѣжно. Затѣмъ, подчинившись предписанію доктора Спека, наслаждались двѣнадцатью часами вполнѣ заслуженнаго покоя! Ну вотъ, топ сher, чтобы достигнуть Африки, нужно принимать въ продолженіе сорока часовъ иного сорта рвотное, по рецепту Трансатлантической кампаніи".

М-те Форестье потирала руки, вполнѣ довольная своимъ вступленіемъ. Она встала и принялась ходить, закуривъ другую папироску, и диктовала, пуская тоненькія струйки дыма, расходившіяся по комнатѣ, оставляя въ пространствѣ слѣдъ, подобный паутинкамъ. По временамъ она махала другой свободной рукой, чтобы разсѣять эти мелкіе слѣды.

Дюруа, поднявь глаза, слёдиль за всёми ея жестами, за всёми движеніями ея тёла и лица и этой машинальной борьбой съ дымомъ, въ которой не участвоваль умъ, занятый иной работой.

Теперь она придумывала перипетіи пути, описывала спутниковь, измышленныхъ ею, и присочинила даже любовное похожденіе съ женой линейнаго капитана, отправлявшейся къ мужу.

Потомъ, уствишсь на мъстъ, принялась разспращивать Дюрув о топографіи Алжиріи, совершенно ей незнакомой. Въ какихънибудь десять минуть она узнала столько же, сколько и онъ, в

сочиния небольшую главу политической и колоніальной географіи, чобы подготовить читателя и дать ему понять, какіе важные вопросы будуть обсуждаться въ следующихъ статьяхъ.

Послѣ того она перешла въ экскурсіи по провинціи Оранъ, экскурсіи фантастической, конечно, гдѣ только и рѣчи было, что о женщинахъ: мавританкахъ, еврейкахъ, испанкахъ и пр.

— Только это и интересуеть читателей, — говорила она.

Она окончила пребываніемъ въ Сандѣ, у подошвы высокихъ горь, и забавной интригой между унтеръ-офицеромъ Жоржемъ Доруа и испанкой, работницей на одной изъ туземныхъ фабрикъ. Она описывала свиданія по ночамъ въ скалистыхъ и обнаженныхъ горахъ, когда въ нихъ кричатъ, лаютъ и воютъ шакалы, пени и арабскія собаки. И веселымъ голосомъ произнесла: "Продоженіе завтра". И вставъ съ мѣста, прибавила:

— Вотъ какъ пишутся статъи, mon cher monsieur, теперь подпишитесь.

Онъ волебался.

— Да подписывайте же.

Туть ошь засмёнлся и написаль вниву страницы: "Жоржь Дюруа".

Она продолжала курить и ходила по комнать. Онъ глядыть на нее и ничего не находиль, что ей сказать, какъ ее отблагодарить. Онъ быль счастливь, что находится возлы нея, преисполнеть благодарности и наслаждался зарождающейся бливостью между ними. Ему казалось, что все, что ихъ окружало, было частщей ел самой, все, даже стыны, заставленныя книгами, стулья, мебель, воздухъ, гды носился табачный запахъ, имыли что-то особенное, хорошее, доброе, прелестное, исходившее оть нея. Вдругь она спросила:

- **Какъ** вы находите мою пріятельницу, m-me де-Морель? Онъ удивился.
- Я нахожу... я нахожу ее очень привлекательной.
- Неправда-ли?
- Да, конечно.

Онъ котвлъ прибавить: --- но вы лучше.

И не ръшился.

Она продолжала:

— И еслибы вы знали, какая она забавная, оригинальная, умная. Она сорви-голова, о! да! настоящая сорви-голова и за это ея нужъ не любитъ ее. Онъ видълъ только дурныя стороны, но не оценяетъ хорошихъ.

Дюруа быль поражень, узнавь что m-me де-Морель замужень. А между тъмъ, какъ же иначе. Онъ спросиль:

- Воть какъ, она замужемъ? а что же дѣлаеть ея мужъ? М-те Форестье слегка двинула плечами и бровями, весьма многозначительно, хотя и непонятно.
- О! онъ служить инспекторомъ на сѣверной желѣзной дорогѣ. Онъ проводить въ Парижѣ восемь дней въ году. Жена его называетъ это: "обязательной службой", а то еще "святой недѣлей". Когда вы съ ней познакомитесь поближе, вы узнаете, какая она забавная и милая. Побывайте у нея на дняхъ.

Дюруа и не думаль уходить; ему вазалось, что онь въчно туть останется, что онь у себя дома.

Но дверь отворилась безъ шума, и высовій господинъ вошель безъ доклада.

Онъ остановился, увидя мужчину. М-те Форестье какъ будто на минуту сконфузилась, затёмъ сказала самымъ непринужденнымъ тономъ, хотя легкая краска покрыла ея лицо и шею.

- Входите, входите, mon cher. Позвольте вамъ представить хорошаго пріятеля Шарля, m-r Жоржа Дюруа, будущаго жур-налиста.—Потомъ, перемѣнивъ тонъ, прибавила:
  - Лучшій и ближайшій нашъ другь, m-r де-Водрекъ.

Оба мужчины поклонились другъ другу, поглядъвъ пристально въ глаза одинъ другому, и Дюруа тотчасъ же ушелъ.

Его не удерживали. Онъ пробормоталь нѣсколько благодарственныхъ словъ, пожалъ протянутую ему ручку молодой женщины, поклонился еще разъ вновь пришедшему, который продолжалъ глядѣть холодно и серьезно, какъ настоящій свѣтскій человѣкъ, и ушель совсѣмъ сконфуженный, точно сдѣлалъ какую-то глупость.

Очутившись на улицѣ, онъ почувствоваль себя печальнымъ, недовольнымъ; его угнетало смутное ощущеніе какого-то горя. Онъ шель впередъ, спрашивая себя: откуда въ немъ эта внезапная меланхолія, и не находиль отвѣта, только строгое лицо де-Водрека, уже не молодого, съ сѣдыми волосами и спокойнымъ и дерзкимъ видомъ очень богатаго и самоувѣреннаго человѣка, неотступно преслѣдовало его.

И онъ сообразиль, что приходь этого человека, разстроившій прелестный "tête-à-tête", въ которомъ сердце его согрелось, вызваль въ немъ это ощущеніе холода и безнадежности, которал порою просыпается въ насъ отъ какого-нибудь слова, сказаннаго вскользь, отъ мимолетнаго непріятнаго впечатленія, словомъ, отъ какого-нибудь пустяка.

И ему вазалось также, что этотъ человъкъ, хотя онъ и не могь отгадать почему, былъ недоволенъ тъмъ, что засталъ его у m-me Форестье. Ему нечего было дълать до трехъ часовъ, а теперь былъ полдень, у него оставалось въ карманъ шесть франковъ пятьдесятъ сантимовъ. Онъ пошелъ повавтракать въ "Bouillon Duval". Затъмъ бродилъ по бульвару, и когда пробило три часа, взошелъ по лъстницъ-рекламъ "Vie Française".

Конторщики сидвли на лавкъ, скрестивъ руки, а на возвишени, въ родъ небольшой профессорской канедры, управляющій конторой разбираль только-что прибывшую корреспонденцію. Мізе-еп-scène была превосходная и разсчитана на то, чтобы пускать ныль въ глаза посътителей. Всъ служащіе были чопорны, важны, преисполнены чувства собственнаго достоинства и шика, какъ и слъдовало быть въ передней самаго парижскаго и самаго свътскаго изъ утреннихъ журналовъ.

Дюруа спросиль: — Г-нъ Вальтеръ дома?

Управляющій конторой отвічаль:

— Г. издатель занять. Неугодно ли вамъ подождать.

И указаль на пріемную, уже биткомъ набитую народомъ. Тамъ можно было видіть солидныхъ господъ съ орденами и очень важнихъ, а также и растрепанныя фигуры въ невидимкі більі, въ застегнутыхъ на-глухо сюртюкахъ, засаленныхъ и напоминавшихъ своими пятнами очерганія морей и суши на географическихъ картахъ. Три женщины находились въ числі ихъ; одна была хорошенькая, улыбающаяся, нарядная и походила на кокотку. Ея состідка съ трагическимъ, морщинистымъ, увядшимъ лицомъ, котя и разодітая въ строгомъ вкусі, иміла нічто потасканное и истусственное въ своей фигурі, отличающее бывшихъ актрись, катую-то поддільную моложавость, точно аромать затхлой любви.

Третья женщина въ траурѣ жалась въ уголку, съ видомъ безутвиной вдовы. Дюруа подумалъ, что она пришла просить мимостыни. Однако, редакторъ не являлся, и прошло уже болѣе двадцати минутъ. Тогда Дюруа вдругъ надумался, и обратившисъ къ управляющему конторой, сказалъ:

— Г. Вальтеръ назначиль мив свиданіе сегодня въ три часа. Во всякомъ случав узнайте, не здёсь ли мой пріятель Форестье. Тогда его повели черезъ длинный корридоръ въ большую залу,

гдв четыре господина писали вокругь большого зеленаго стола.

Форестье, стоя у камина, куриль папироску и играль въ бильбоке. Онь быль очень искусень въ этой игре и почти каждый разь сажаль на остріе громадный желтый шарь изъ букса. Онъ считаль: двадцать-два, двадцать-три, двадцать-четыре, двадцать-

Дюруа произнесь: —Двадцать шесть, —и его пріятель, ноднявь глаза, проговориль, не прерывая правильнаго движенія руки: — А! воть и ты. Вчера я попаль пятьдесять-семь разь сряду. Одинь только Сень-Потень искусніе меня. Виділь ты ховяина? Ничего не можеть быть смінніве какъ видіть эту старую образину Норбера играющимь въ бильбоке. Онъ раскрываеть роть, точно собирается проглотить шаръ.

Одинъ изъ сотрудниковъ повернулъ голову въ его сторону.

— Послушай Форестье, я узналь, что продается великолъпное бильбоке изъ розоваго дерева. Говорять, оно принадлежало испанской королевъ. За него просять шестьдесять франковъ. Это недорого.

Форестье спросиль:

— Гдѣ же оно обрѣтается?

И такъ какъ промахнулся въ эту минуту на тридцать-седьмомъ ударѣ, то раскрылъ шкапъ, гдѣ Дюруа увидѣтъ штукъ двадцать великолѣпныхъ бильбоке, разставленныхъ и перенумерованныхъ точно въ какой-нибудь коллекціи. Поставивъ свою игрушку на обычное мѣсто, онъ повторилъ:—гдѣ же обрѣтается это сокровище?—Журналисть отвѣчалъ:

- У одного торговца билетами въ "Vaudeville". Я принесу тебъ завтра эту вещицу, если желаешь.
- Да, пожалуйста. Если она въ самомъ дѣлѣ хороша, я ее куплю. Чѣмъ больше бильбоке, тѣмъ лучше. И обращаясь къ Дюруа, прибавилъ:
- Пойдемъ, я проведу тебя къ хозяину; иначе ты можешь просидъть здъсь до семи часовъ вечера.

Они снова перешли черезъ пріемную комнату, гдв тв же лица сидвли въ томъ же порядкв. Какъ только Форестье появился, молодая женщина и старая актриса встали поспѣпно и подощим къ нему.

Онъ увель ихъ одну за другой въ амбрзауру ожна, и хотя они говорили шопотомъ, Дюруа услышалъ, что онъ говорилъ "ты" той и другой. Послъ этого, толкнувъ дверь, обитую сукномъ, они прошли къ издателю. Совъщаніе, длившееся слишкомъ уже часъ, оказалось партіей въ экартэ съ нъсколькими господами въ цилиндрахъ, которыхъ Дюруа замътилъ наканунъ.

Вальтеръ держалъ карты и игралъ съ сосредоточеннымъ вниманіемъ и осторожно, хитро и боязливо клалъ на столъ карты старческими, дрожащими руками, между тъмъ, какъ его противникъ сдаваль, собираль, бросаль карты и подбираль взятки съ мовкостью, быстротой и щегольствомъ опытнаго игрока. Норберъ де-Вареннъ писаль статью, сидя на редакторскомъ креслѣ, а жакъ Риваль, растянувшись во весь рость на диванѣ, курилъ ситару съ закрытыми глазами.

Воздухъ былъ спертый, пахло кожей, которой была обита мебель, табакомъ и печатной бумагой,—тъмъ особеннымъ запакомъ, царствующимъ въ типографіяхъ и знакомымъ всёмъ журналистамъ.

На столѣ изъ чернаго дерева съ мѣдными инкрустаціями, вазалась невѣроятная куча рукописей, открытыхъ писемъ, газеть, журналовъ, счетовъ отъ различныхъ поставщиковъ, и всякой другой печатной бумаги. Форестье пожалъ руки игрокамъ и за спиной у нихъ слѣдилъ, не говоря ни слова, за игрой, и когда Вальтеръ выигралъ, представилъ ему Дюруа:

- Вотъ мой пріятель, Дюруа. Старый редакторъ внимательно оглядёль молодого человіка съ свойственной ему манерой и скашивая глаза поверхъ очковъ, и затёмъ спросиль:
- Принесли вы мнѣ объщанную статью? Она была бы какъ нельзя болѣе кстати сегодня, когда обсуждается запросъ Мореля.

Дюруа вынуль изъ кармана листки бумаги, сложенные вчетверо, и подаль:

— Воть она.

Старивъ остался, повидимому, очень доволенъ и, улыбаясь, ва-

— Прекрасно, прекрасно, на ваше слово можно положиться. Просмотрите-ка это, Форестье.

Но Форестье поспѣшно отвѣчалъ:

— Это безполезно, г. Вальтеръ. Я самъ составляль съ нимъ хронику, чтобы научить его тайнамъ ремесла. Статья очень хороша.

Редакторъ, подбиравшій въ это время карты, которыя сдаваль, высокій, худощавый господинь, депутать ліваго центра, прибавиль равнодушно:

— Ну вотъ и отлично.

Форестье не даль ему начать новую партію и нагнувшись къ его уху:

- Вы помните, что объщали мнъ пригласить Дюруа на мъсто Маранбо. Разръшаете мнъ договориться съ нимъ на тъхъ же условіяхъ?
  - Да, да, хорото.

И журналисть, взявь подъ руку пріятеля, потащиль его за собой, между тімь какь Вальтерь началь новую партію.

Норберъ де-Вареннъ не поднималъ головы и какъ будто не узналъ Дюруа, а Жакъ Риваль, напротивъ того, пожалъ ему руку съ горячностью и энергіей добраго товарища, на котораго можно разсчитывать въ случав дуэли.

Они опять прошіли черезь пріемную, и глаза всёхъ присутствующихъ обратились на нихъ, а Форестье сказалъ младшей изъ дамъ, такъ громко, чтобы всё его слышали:

— Редакторъ сейчасъ васъ приметъ; онъ въ настоящую минуту совъщается съ двумя членами бюджетной коммиссіи.

Потомъ торопливо прошелъ съ важнымъ и озабоченнымъ видомъ, точно собирался писать необыкновенно важную депешу.

Какъ скоро они вернулись въ редакціонную комнату, Форестье опять взяль бильбоке и, играя и считая, объясняль Дюруа:

— Воть, ты будешь приходить сюда ежедневно въ три часа и я буду сообщать тебъ, куда и къ кому тебъ слъдуеть отправиться днемъ или вечеромъ, или же на другой день по утру... разъ ...я тебъ дамъ прежде всего рекомендательное письмо къ начальнику отделенія полицейской префектуры, который познакомить тебя со своими служащими... два... и ты договоришься съ нимъ относительно всъхъ важныхъ происшествій въ городъ... три... оффиціальныхъ и quasi-оффиціальныхъ извістій. Что касается разныхъ мелочей, то я сведу тебя съ Сенъ-Потеномъ, который все это знаетъ... четыре... Ты увидишь его сейчасъ или завтра. Главное, тебъ слъдуеть привыкнуть выпытывать всю подноготную у людей, къ которымъ я тебя буду посылать... пять... и всюду проникать, не смотря на запертыя двери... шесть... Ты будешь получать за это двъсти франковъ въ мъсяцъ жалованья и сверхъ того по два су со строки за интересныя новости... семь... а также и за статьи, какія теб' будуть заказаны по различнымъ вопросамъ... восемь.

Послѣ этого онъ вполнѣ углубился въ свою игру и только медленно считалъ: девятъ... десять... одиннадцатъ... двѣнадцатъ... тринадцатъ...

Туть онъ даль промахь и сталь браниться:—Чорть побери! проклятое тринадцатое число... всегда приносить мив несчастіе... Пари держу, что умру тринадцатаго числа.

Одинъ изъ сотрудниковъ, кончившій работу, въ свою очередь досталь изъ шкапа бильбоке. То былъ маленькій человѣкъ, смахивавшій на ребенка, хотя ему было тридцать-пять лѣтъ. Вошло нѣсколько другихъ журналистовъ и одинъ за другимъ доставали изъ шкапа принадлежавшую имъ игрушку. Вскоръ ихъ оказалось шестеро; стоя рядомъ, спиной къ стънъ, они бросали въ воздухъ красные, черные или желтые шары, смотря по качеству дерева. И такъ какъ между ними завязалась борьба, то два сотрудника, которые еще писали, повскакали съ своихъ мъстъ и стали слъдить за игрой.

Форестье выиграль одиннадцать очковь, и тогда маленькій человѣкъ, смахивавшій на ребенка и проигравшій, позвониль; пришель конторщикъ, которому онъ велѣлъ принести "девять кружекъ пива".

И въ ожиданіи пива всѣ снова принялись за игру.

Дюруа выпиль стакань пива съ своими новыми собратьями, затемъ спросиль своего пріятеля:

- Что мив теперь двлать? Тоть отвичаль:
- На сегодня у меня нъть для тебя никакого дъла. Можешь уйти, если хочешь.
- И... наша статья... она сегодня вечеромъ будетъ набираться?
- Да; но не заботься объ этомъ; я продержу корректуру. Напиши продолжение на завтра и приходи сюда въ три часа, какъ и сегодня.

Дюруа пожаль руки окружающимь, хотя и не зналь, кто они такіе, послѣ чего весело и бодро спустился съ лѣстницы.

## IV.

Жоржъ Дюруа плохо спалъ ночь, до такой степени его волновало желаніе видёть свою статью напечатанной. Какъ только разсвёло, онъ быль уже на ногахъ и бродиль по улицё задолго до того часа, какъ появляются разнощики газеть и открываются кіоски.

Онь пошель на Сен-Лазарскій дебаркадерь, куда, какь онь зналь, "Vie Française" приходить раньше, чёмъ получается въ его кварталё. Танъ какъ было еще слишкомъ рано, то онъ сталь бродиль по троттуару.

Онъ видёль какъ пришла торговка и отперла свою стеклянную лавочку, затёмъ увидёль человёка, который несъ на головё груду большихъ сложенныхъ газетъ. Онъ бросился къ нему. Тобыли "Figaro", "Gaulois", "Evénement" и еще двё или три другихъ утреннихъ газеты, но "Vie Française" не было.

Ему стало страшно: ну, вдругь статью отложили на завтра или же, быть можеть, она не понравилась редактору.

Возеращаясь въ кіоску, онъ увидълъ, что газета продается, котя онъ и не видълъ, какъ ее принесли. Онъ набросился на нее, развернулъ, бросивъ предварительно три су на прилавокъ, и просмотрълъ оглавленіе первой страницы. Ничего. Сердце у него забилось; онъ раскрылъ газету и съ восторгомъ прочиталъ внизу столбца крупнымъ прифтомъ напечатанныя слова: Жоржъ Дюруа. Значитъ, статъя напечатана! какое счастіе!

Онъ пошель по улиць, ни о чемъ не думая, держа въ рукахъ газету и заломивъ шляну на бекрень. Ему хотьлось остановить прохожихъ и сказать имъ: — купите, купите эту газету.
Въ ней есть моя статья. Ему хотьлось закричать, какъ кричатъ
по вечерамъ разнощики на бульварахъ: — Прочитайте "Vie Française". Прочитайте статью Жоржа Дюруа: Воспоминанія африканскаго егеря. — И вдругь онъ самъ почувствовалъ желаніе
прочитать эту статью, и непременно где-нибудь въ общественномъ
месть, въ кафе, на виду у всёхъ. И сталъ искать такого заведенія, которое уже было бы открыто. Ему пришлось идти довольно долго. Наконецъ, онъ сёлъ около виннаго погреба, где
уже за столиками сидело несколько потребителей, и приказаль
подать себе рюмку рому, совсёмъ позабывъ про ранній часъ.
Потомъ закричаль: — Garçon, подайте мне "Vie Française".

Къ нему подбъжаль человъкъ въ бъломъ фартукъ.

— У насъ нѣтъ этой газеты; мы получаемъ только "Rappel", "Siècle", "Lanterne" и "Petit Parisieh".

Дюруа объявилъ взбиненнымъ голосомъ:

— Вотъ трущоба! Ну такъ подите и купите миѣ одинъ нумеръ этой газеты.

Гарсонъ побъжалъ, принесъ нумеръ, и Дюруа сталъ читатъ свою статью. Нъсколько разъ онъ произнесъ: очень хорошо, очень хорошо, вслухъ, чтобы привлечь вниманіе сосъдей и внушить имъ желаніе узнать, что такое интересное онъ нашелъ въ этомъ листкъ. Послъ чего, уходя, оставилъ газету на столъ. Хозяинъ замътилъ это и позвалъ его:

— Господинъ, господинъ, вы забыли свою газету. — А Дюруа отвъчалъ: — я вамъ ее оставляю, такъ какъ самъ прочиталъ. Въ ней кстати есть сегодня интересная статья.

Онъ не назваль статью, но видъль, уходя, какъ одинъ изъ его сосъдей взяль со стола, на которомъ онъ ее оставиль, "Vie Française".

Онъ подумаль:

## — Что мив теперь делать?

И рѣшилъ пойти въ свое правленіе за жалованьемъ и объявить, что уходитъ. Онъ заранѣе радовался тому, вакія рожискорчатъ его начальникъ и сослуживцы. Мысль, какъ онъ огорошитъ начальника, особенно его радовала.

Онъ медленно щелъ, чтобы не придти раньше половины десятаго, такъ какъ касса открывалась только въ десять.

Комната, гдё онъ занимался, была такая темная, что въ ней почти весь день приходилось зажигать газъ зимой. Она выходила окнами на узкій дворъ; въ ней сидёло восемь служащихъ и сверхъ того помощникъ начальника, за ширмами.

Дюруа сходиль сначала за своими ста восемнадцатью франками, двадцатью-пятью сантимами, въ желтомъ конвертв хранившимися въ ящикъ у одного изъ служащихъ, на котораго возложена была раздача жалованья, затъмъ вошелъ съ побъдоноснымъ видомъ въ общирную рабочую комнату, гдъ провелъ столько дней. Какъ скоро онъ показался, помощникъ начальника, Потель, подозвалъ его:

— Ахъ, это вы, г. Дюруа. — Начальникъ уже нѣсколько разъ спрашиваль васъ. Вы знаете, что онъ не допускаеть, чтобы служащіе бывали больны два дня сряду безъ докторскаго свидѣтельства.

Дюруа, стоявшій посреди комнаты и подготовлявшій свой эффекть, отвічаль громкимь голосомь:—а наплевать мні на это, если желаете знать.

Служащіе были видимо поражены, а лицо Потеля выставилось изъ-за ширмъ, съ выраженіемъ самаго забавнаго удивленія.

Онъ загораживался ширмами, опасаясь сквозного вътра, потому что страдаль ревматизмами, но пробиль двъ дыры въ картонъ, чтобы наблюдать за своими подчиненными.

Воцарилась мертвая тишина. Наконецъ, помощникъ спросилъ, заикаясь:—Вы говорите?

— Я говорю, что наплевать мив на это. Я пришель сегодня только затемь, чтобы объявить, что ухожу оть вась. Я вступиль въ число сотрудниковь "Vie Française"; мив дають пятьсоть франковь въ мёсяцъ жалованья, кром'в построчной платы. Ужъ сегодня и статья моя напечатана.

Онъ, однаво, объщалъ себъ продлить удовольствіе, но не могъ удержаться, чтобы не выпалить все залпомъ. Эффектъ, впрочемъ, былъ полный. Никто не шевелился.

Тогда Дюруа объявиль:

— Я пойду предупредить г. Пертюи, затымъ приду съ вами проститься.

И вышель, чтобы явиться къ начальнику, который, завидя его, закричаль:—Ахъ! воть и вы, наконецъ! Вы знаете, что я не хочу...

Дюруа не далъ ему договорить:

— Пожалуйста не дерите себъ горло...

Пертюи, толстякъ, красный, какъ пътушій гребешокъ, задохся отъ удивленія.

Дюруа продолжаль:

— Мнѣ ваша лавочка надоѣла. Я дебютировалъ сегодня въ журналистикъ, гдъ меня отлично обставили. Честь имъю кланяться.

И вышель. Онъ быль отомщень. Онъ пошель проститься со своими бывшими сослуживцами, которые едва смёли съ нимъ говорить изъ боязни себя компрометировать, такъ какъ его разговоръ съ начальникомъ быль слышенъ черезъ открытую дверь.

Послѣ того онъ очутился снова на улицѣ, съ жалованьемъ въ карманѣ. Пошелъ и отлично позавтравалъ въ знакомомъ ему хорошемъ, но недорогомъ ресторанѣ; купилъ еще нумеръ "Vie Française" и тоже оставилъ его въ ресторанѣ; заходилъ въ нѣсколько магазиновъ и покупалъ разную ненужную дрянь только затѣмъ, чтобы имѣть удовольствіе объяснить, кто онъ, давая свой адресъ: Жоржъ Дюруа, сотрудникъ "Vie Française", и называлъ улицу и домъ, гдѣ жилъ, приказывая оставить вещи у привратника. •

Такъ какъ у него еще оставалось свободное время, онъ зашель въ литографію, гдѣ печатали визитныя карточки моментально, на глазахъ у прохожихъ, и заказалъ себѣ сто карточекъ, гдѣ было обозначено, кромѣ его фамиліи, и его новое званіе.

Послѣ этого онъ отправился въ редакцію. Форестье приняль его свысока, какъ подчиненнаго: — Ахъ! воть и ты. Очень хорошо. У меня какъ разъ есть нѣсколько порученій для тебя. Подожди минуть десять. Я сначала составлю свою хронику. И продолжаль писать.

На другомъ концѣ стола небольшой человѣкъ, съ блѣднымъ, одутловатымъ лицомъ, очень жирный, плѣшивый, писалъ, уткнувъ носъ въ самую бумагу, вслѣдствіе крайней бливорукости.

Форестье спросиль у него:

- Скажи-ка, Сенъ-Потенъ, въ которомъ часу ты отправишься къ этимъ господамъ?
  - Въ четыре часа.
- Возьми съ собой Дюруа, вотъ онъ самъ своей персоной, и посвяти его во всѣ тайны ремесла.
  - Ладно.

Потомъ повернувшись къ пріятелю, Форестье прибавиль:

— Ты принесъ продолжение статьи объ Алжиріи? Сегодняшнее начало произвело фуроръ.

Дюруа, смущенный, пробормоталь:

— Нътъ... я думалъ, что уситю написать сегодня утромъ... но у меня набралось много дълъ... я никакъ не могъ.

Форестье пожаль плечами съ недовольнымъ видомъ:

— Если ты не будень авкуратные, то никогда не выдвинешься впередь. Вальтеръ разсчитываль на твою статью. Я ему скажу, что она пойдеть завтра. Если ты думаешь, что тебы будуть платить деньги за то, что ты будень бить баклуши, то ошибаешься.

Потомъ помолчавъ, прибавилъ:

— Надо вовать жельзо, пова оно горячо.

Сенъ-Потенъ всталъ. — Я готовъ, — сказалъ онъ.

Туть Форестье, откинувшись на спинку стула, приналь поти торжественную позу, сообщая свои инструкціи, и, повернувшись къ Дюруа, сказаль:

— Вотъ: у насъ въ Парижѣ уже два дня, какъ находится китайскій генераль Ли-Ченгь-Фао, остановившійся въ Континентальномъ отелѣ, и раджа Тапосаибъ Рамадерао Пали, остановившійся въ Бристольскомъ отелѣ. Вы должны добиться съ ними свиданія и бесѣды.

Потомъ, обращаясь въ Сенъ-Потену, прибавилъ:

— Не забудь главные пункты, указанные мною. Спроси у генерала и у раджи ихъ мнёніе объ интригахъ Англіи на крайнемъ востокѣ, объ англійской системѣ колонизаціи и владычества, и объ ихъ надеждахъ на вмѣшательство Европы и въ частности Франціи въ ихъ дѣла.

Онъ помолчаль, потомъ еще прибавиль:

— Было бы крайне интересно для нашихъ читателей узнать, въ то же время, что думають въ Китат и въ Индіи о встать такъ вопросахъ, которые такъ сильно занимають общественное интересно для нашихъ читателей узнать, въ настоящую минуту.

Онъ замѣтилъ Дюруа:

— Наблюдай, какъ будеть действовать Сенъ-Потенъ; онъ отличный репортеръ, и старайся проникнуть секретъ, какъ выпытать всю подноготную у человека, въ пять минутъ времени.

Послѣ этого онъ принялся писать съ серьезнымъ видомъ, очевидно, желая поставить бывшаго пріятеля на должное мѣсто и дать ему понять, что теперь они неровня.

Какъ скоро они вышли за дверь, Сенъ-Потенъ засмъялся и в свазаль:

- Воть фокусникъ. Онъ даже передъ нами ломаеть комедію. Право подумаеть, что онъ насъ принимаеть за читателей. Когда они проходили по бульвару, репортеръ спросилъ:
  - Хотите чего-нибудь вышить?
  - Охотно; жара нестерпимая.

Они вошли въ вафе и спросили прохладительныхъ напитковъ.

. А Сенъ-Потенъ заговорилъ о всёхъ редакціонныхъ сотруднивахъ съ такимъ изобиліемъ подробностей, что удивительно.

— Издатель? настоящей жидъ! А въдь вы знаете, что жидъ нивогда не мъняется. Вотъ раса-то!

И привелъ нѣсколько черть его поразительной скаредности, скаредности, присущей сынамъ Израиля: какъ онъ урѣзываетъ гроши, экономничаетъ на пустякахъ, придерживается самаго постыднаго торгашества, настоящей ростовщицкой системы.

И при этомъ эта алтынная душа ни во что не върить и всъхъ надуваетъ. Журналъ его, оффиціозный органъ, католическій, либеральный, республиканскій, орлеанистскій, былъ основанъ только для поддержки его биржевыхъ операцій и всяческихъ предпріятій. По этой части онъ ловокъ и наживаетъ милліоны посредствомъ компаній, не располагающихъ ровно нивакимъ капиталомъ.

И такъ далъе, и такъ далъе.

Онъ называлъ Дюруа: mon cher ami, и повъствовалъ:

— У этого стараго хрыча прорываются словечки à la Бальзакъ. Представьте, что надняхъ я находился въ его кабинетѣ вмѣстѣ съ этой допотопной чучелой Норберомъ и Донъ-Кихотомъ Ривалемъ, когда пришелъ нашъ управляющій Плюмтаръ съ портфелемъ подъ мышкой, знаменитымъ складнымъ портфелемъ, который знаетъ весь Парижъ.

Вальтеръ поднялъ нось и спросилъ:

— Ну что такое? что новаго?

Плюмтаръ наивно отвъчалъ:

— Я сейчасъ уплатилъ шестнадцать тысячъ франковъ, которыя мы должны поставщику бумаги.

Старикъ такъ и привскочилъ на мъстъ.

- Что вы говорите?
- Я говорю, что уплатилъ счетъ г. Прева...
- Да вы съума сощли?
- Почему?
- Почему... почему... почему...

Издатель не могь говорить отъ волненія.

— Почему... потому, что мы могли добиться по этому счету сбавки въ четыре или пять тысячь франковъ.

Плюмтаръ, удивленный, замётилъ:

— Да г. издатель, всё счета были провёрены мною и вами и найдены вполнъ върными...

Тогда, потерявъ теривніе, Вальтеръ закричаль:

— Что это, вакъ вы глупы! Журналисть, г. Плюмтаръ, долженъ стараться дёлать какъ можно больше долговъ, чтобы потомъ входить въ сдёлку съ кредиторами.

И Сенъ-Потенъ прибавиль, качая головой, какъ опытный исихологъ:

— Ну развъ онъ не выхваченъ живьемъ изъ Бальзака?

Дюруа не читаль Бальзака, но отвечаль съ убъжденіемъ:

— Да, да, именно.

Послѣ того репортеръ заговорилъ про m-me Вальтеръ, старую ворону, про Норбера де-Вареннъ, дряхлаго неудачника, про Риваля, который представлялъ изъ себя не что иное какъ резюме Сколя и Вольфа. Наконецъ, дошелъ до Форестье.

— Что касается этого последняго, то ему бабушка ворожить. Ему удалось жениться на своей жене—въ этомъ все его благополучіе.

Дюруа спросиль:

— Что такое въ сущности его жена?

Сенъ-Потенъ потеръ руками:

— О! это хитрая бестія, продувная бабенка. Она любовница стараго распутника Водрека, графа Водрека, который даль ей приданое и выдаль ее замужъ.

Дюруа вдругь ощутиль какой-то холодь въ душе, какую-то нервную дрожь и желаніе выругать и поколотить этого болтуна. Но онъ только перебиль его вопросомь:

— Скажите: ваше настоящее имя Сенъ-Потенъ?

Тоть отвёчаль безмятежно:

— Нѣтъ; меня зовутъ Тома. Меня окрестили Сенъ-Потеномъ въ редакціи.

Дюруа, уплативъ гарсону за напитки, замътилъ:

— Однако, въдъ повдно, а намъ предстоять еще визиты къ двумъ важнымъ персонамъ.

Сенъ-Потенъ разсмѣялся:

— Какой вы, однако, наивный! Неужели же вы думаете, что я такъ-таки и отправлюсь къ этому китайцу и къ этому индусу спрашивать: что они думають объ Англіи? точно я не знаю лучие ихъ самихъ, какъ они должны думать для читателей "Vie Française". Я уже разговаривалъ съ пятью стами подобными китайцами, персами, индусами, чилійцами, японцами и другими.

Они всё отвёчають одно и то же, по-моему: мнё стоить только вкять свою послёднюю статью и переписать ее слово въ слово. Перемёняется только ихъ лицо, имя, возрасть, свита. О! воть что касается этихъ пунктовъ, то тутъ нужна величайшая точность, потому что иначе меня сейчасъ уличать "Figaro" и "Gaulois". Но на этотъ счетъ привратники Бристольскаго и Континентальнаго отелей просвётять меня въ какихъ-нибудь пять минутъ. Мы пройдемъ туда пёшкомъ, куря сигару, и поставимъ въ счетъ редакціи пять франковъ за карету. Вотъ, то сћег, какънужно дёйствовать правтическимъ людямъ.

Дюруа спросилъ:

— Должно быть, при такихъ условіяхъ очень выгодно быть репортеромъ?

Журналисть отвёчаль таинственно:

— Да; но нѣть ничего выгоднѣе отдѣла слуховь, потому что туть можно пускать въ ходъ замаскированныя рекламы.

Они встали и шли бульваромъ, по направлению въ Мадленъ. Вдругъ Сенъ-Потенъ сказалъ своему спутнику:

— Знаете, если вамъ некогда, то ступайте себѣ; вы совсѣмъ не нужны.

Дюруа пожаль ему руку и ушелъ.

Его мучила мысль, что ему надо написать сегодня вечеромъ статью, и онъ сталь о ней думать. Онъ припоминаль анекдоты, прибираль разные случаи, мысли, сужденія и дошель до конца Елисейскихъ полей, гдѣ было мало гуляющихъ, такъ какъ Парижъ пустѣеть въ такіе знойные дни.

Пообъдавь въ винномъ погребкъ у Тріумфальной арки, онъ медленно вернулся къ себъ домой по наружнымъ бульварамъ и сълъ за столъ, чтобы приняться за работу.

Но какъ только у него передъ главами очутился большой листь бёлой бумаги, все, что онъ придумаль втиснуть въ статью, улетучилось у него изъ головы. Онъ пытался поймать обрывки воспоминаній и передать ихъ на бумагѣ, но они снова измѣняли ему, какъ только онъ хотѣлъ изобразить ихъ перомъ, или же представлялись въ такомъ безпорядкѣ, что онъ не зналъ, какъ съ ними справиться и облечь ихъ въ приличную форму.

Пробившись чась цёлый, измаравь листовь пять бумаги вступительными фразами, которыя ни сь чёмъ дальнёйшимъ не вязались, онъ сказаль себё:

— Я еще не освоился съ ремесломъ. Надо взять еще одинъ урокъ.

И перспектива новаго свиданія съ т-те Форестье, и ніз-

сколькихъ часовъ, проведенныхъ въ общей работв, надежда на динный и дружескій tête-à-tête меновенно разгорячили его. И онъ поскорбе легъ, боясь снова приниматься за работу, чтобы, чего-добраго, не справиться съ ней.

Онъ всталъ на другой день довольно поздно, мечтая о предстоящемъ свиданіи и съ наслажденіемъ отдаляя его моменть.

Быть уже одиннадцатый чась, когда онъ поэвониль у дверей своего пріятеля.

Слуга отвъчаль:

— Баринь занять.

Дюруа и въ голову не приходило, что мужъ можетъ быть дона. Онъ, однако, не унялся.

— Скажите, что это я, и по спъпному дълу.

Послів пяти минуть ожиданія, его ввели вь кабинеть, гдів онь провель такое пріятное утро. На місті, которое онь тогда занималь, сидінь теперь Форестье и писаль. Онь быль вь канить, туфияхь, а на голові у него красовался родь небольшого англійскаго тока, жена же его, въ томъ же самомъ бізомъ пенюарів, обловотившись на каминь, диктовала, съ пашироской вь зубахъ.

Дюруа, остановившись на порогъ, пробормоталь:

— Извините, пожалуйста, я вамъ мѣшаю.

А пріятель его, повернувь къ нему разъяренное лицо, прорычаль:

- Что тебъ еще нужно? говори своръй, намъ невогда! Тотъ, смущенный, лепеталъ:
- Нътъ, ничего, извини пожалуйста.

Но Ферестье совсимь разсердился.

— Ну же, чорть возьки, не теряй времени, ты, въдь, не ватемъ однако ворвался къ намъ, чтобы только поздороваться.

Тогда Дюруа, крайне смущенный, ръшился, наконецъ, сказать, въ чемъ дъло.

— Нёть... воть видишь ли... я никакъ не могу написать свою статью.... и ты быль такъ... вы были такъ... такъ... добры въ прошлый разъ, что я... что я надъялся... я пришелъ...

Форестье перебиль его:

— Ты, однако, удивительный гусь, сважу я тебв... ты, кажется, воображаешь, что я буду за тебя работать, а тебв останется только ходить въ кассу за полученіемъ гонорара! Нёть, это удивительно, право!

Молодая женщина продолжала курить, не говоря ни слова,

но неизмінно улыбаясь неопреділенной улыбкой, которая какъ будто служила маской для ея ироническихъ мыслей.

А Дюруа лепеталь, краснёя:

— Извините, пожалуйста... я думаль...

Потомъ вдругъ произнесъ совершенно отчетливо:

— Прошу васъ извинить меня, сударыня, и еще разъ поблагодарить васъ за прелестную хронику, составленную вами для меня вчера.

Потомъ, поклонившись, сказалъ Шарлю:

— Я буду въ три часа въ редакціи, —и вышелъ.

Онъ вернулся въ себъ большими шагами, ворча:

— Хорошо же, я самъ напишу статью, безъ ихъ помощи, я имъ покажу...

Вернувшись домой, подстрекаемый досадой, онъ тотчасъ же принялся писать. Онъ продолжаль разсказывать похожденія, начатыя теме Форестье, нагромождая подробности, достойныя фельетоннаго романа, изумительныя перипетіи и нашыщенныя описанія, съ сочинительской неумѣлостью школьника. Въ какойнибудь чась онъ наваляль хронику, представлявшую собой какой-то хаось глупостей, и снесь ее съ увѣренностью въ редакцію.

Первое лицо, которое онъ тамъ встрътиль, былъ Сенъ-Потенъ. Тотъ, пожавъ ему руку съ энергіей сообщника въ преступленіи, спросиль его:

— Прочитали мой разговоръ съ китайцемъ и индусомъ? Неправда ли, забавно? Весь Парижъ смвялся, а я не видълъ даже кончика ихъ носа.

Дюруа, не читавшій статьи, немедленно взяль газету и проб'єжаль длинную статью, озаглавленную: "Индія и Китай", въ то время, какъ репортеръ указываль и подчеркиваль ему самыя интересныя м'ёста.

Пришель Форестье, въ попыхахъ, съ озабоченнымъ видомъ.

— Ахъ! воть это хорошо, что вы туть. Миф вы оба нужны.

И заказаль имъ цёлый коробъ политическихъ справокъ, которыя необходимо было достать къ сегодняшнему вечеру.

Дюруа подаль ему статью.

- Вотъ продолжение объ Алжиріи.
- А! хорошо, давай, я отдамъ ховяину.

И больше ничего.

Сенъ-Потенъ увелъ своего новаго собрата и, когда они проходили по корридору, сказалъ ему:

- Заходили вы въ кассу?
- Ніть; зачёмь?

мъ, чтобы получить жалованье. Видите ли, за мъсяцъ впередъ. Кто знаетъ, что мо-

буду радъ.

васъ представлю кассиру. Онъ не станетъ дъсь хорошо платитъ.

получить свои двёсти франковъ, и сверхъ семь за вчерашнюю статью и вмёстё съ ставалось оть жалованья, полученнаго въ ороги, это составило триста сорокъ фран-

живни не было у него такой большой ъ, что теперь у него неисчернаемое богат-

Потенъ повель его болгать въ четире или дакцій, надіясь, что новости, за которыми обраны другими репортерами и что онъ ть хитрой и ловкой болговней.

вечеръ, Дюруа, которому нечего было дѣes Bergères и, ръшившись быть нахальнымъ, ерамъ, говоря:

Коржъ Дюруа, я сотрудникъ "Vie Française", съ г. Форестье, который объщаль мив до-; не знаю, сдълаль ли онъ это!

иски. Его кмени тамъ не было. Тъмъ не ень любезный человъкъ, сказалъ ему:

имъ; обратитесь въ г. директору лично; онъ заше желаніе.

почти тотчасъ же наткнулся на Рашель, онъ убхаль въ первый вечеръ. Она ска-

сћат, какъ поживаешь?

, a TH?

Знаешь ли, ты мий два раза сряду спился

мыщеннымъ.

то доказываеть?

ть, что ты миѣ понравняся, gros sérin, ь анавомство, когда тебѣ будетъ угодно. хочень.

18**Й**...

Онъ колебался, стыдясь того, что хотёль сдёлать.

— Видишь ли, на этотъ разъ я безъ гроша, только-что изъ клуба, гдв совсвиъ проигрался!

Она глядёла ему прямо въ глаза, чуя неправду, съ инстинктомъ и опытомъ женщины, привыкшей въ хитрымъ уловкамъ и торгашеству мужчинъ. И сказала:

- Лгунишка! Знаешь, вѣдь, это не хорошо съ твоей стороны. Онъ смущенно удыбнулся.
- Если хочешь десять франковъ, то воть все, что у меня осталось.

Она отвъчала съ безкорыстіемъ куртизанки, разръшающей себъ прихоть.

— Какъ тебѣ угодно, mon chéri; ты мнѣ самъ милъ, а не твои деньги.

И взявъ подъ руку молодого человъка, любовно оперлась на нее.

— Выпьемъ сиропа сначала, а потомъ пройдемся по саду. Мит бы хоттось отправиться съ тобой въ оперу, чтобы повавать тебя. А потомъ пораньше вернемся домой, хочешь?

Онъ проснулся очень поздно у этой женщины. Быль уже бёлый день, когда онъ оть нея вышель, и ему тотчась же принла мысль купить "Vie Française". Онъ раскрыль лихорадочной рукой газету: его хроники не было. Онъ остолбенёль на троттуарё, пробёгая безъ конца печатные столбцы, съ надеждой, что онъ плохо видёль и найдеть, наконецъ, то, чего искалъ.

Что-то тажелое вдругь свинцомъ налегло на его сердце, потому что эта непріятность, постигшая его после утомительной, любовной ночи, показалась ему настоящимъ бедствіемъ.

Онъ вернулся къ себѣ и, бросившись на кровать, уснуль, не раздѣваясь.

Войдя нѣсколько часовъ позже въ редакцію, онъ прошель въ Вальтеру.

— Меня очень удивило, что вторая моя статья объ Алжиріи не напечатана.

Старый еврей подняль голову и отвёчаль гнусливымь голо-

— Я передаль ее вашему пріятелю Форестье на просмотрь, онъ нашель ее неудовлетворительной, нужно ее передѣлать.

Дюруа, взовшенный, вышель, не говоря ни слова, и ворвался въ кабинетъ пріятеля, съ вопросомъ:

— Почему ты не напечаталь сегодня моей хроники?

Журналисть куриль папироску, опрокинувшись въ креслѣ и задравь ноги на столь, гдѣ каблуки его пачкали начатую статью.

Онъ спокойно произнесь лёнивымъ и вялымъ голосомъ, точно съ просонья:

— Хозяинъ нашелъ, что она плоха, и поручилъ мнѣ вернуть тебѣ для исправленія. Вотъ она, возьми!

И онь указаль на листики, прижатые пресъ-папъе.

Смущенный Дюруа не нашелся что отвѣтить, и въ то время какъ онъ засовываль въ карманъ свою статью, Форестье продолжаль:

— Сегодня ты отправишься сначала въ префектуру...

И назваль целую кучу визитовь, дель и справокь, которыя необходимо было собрать. И Дюруа ушель, такъ и не придунавь колкости, которую ему хотелось сказать пріятелю.

На следующій день онь опять принесь статью, и ее опять ему возвратили. Переделавь ее въ третій разь, и видя, что ее снова вернули ему, онь поняль, что слишкомъ торопится и что безь Форестье ему не пробить себе дороги.

Онъ больше пе заговариваль о "Воспоминаніяхъ африкансваго егеря", об'єщая себ'є быть хитрымъ и изворотливымъ, такъ вакъ безъ этого нельзя, а пока р'єшилъ, какъ можно ревностн'єе исполнять свое репортерское ремесло. Онъ познакомился съ театральными и политическими кулисами, корридорами палаты депутатовъ и министерствъ, съ значительными или глупыми лицами инистерскихъ чиновниковъ и кислыми лицами конторщиковъ.

Онъ вошель въ постоянныя сношенія съ министрами, привратниками, генералами, полицейскими агентами, принцами, souteneurs'ами, куртизанками, посланниками, епископами, свътскими кутилами, франтами, шулерами, извощиками и гарсонами въ ресторанахъ и кофейняхъ и разными другими лицами и ко всъмъ инъ относился съ равнодушнымъ презръніемъ, привыкъ видъть въ нихъ безразличное стадо людей, съ которымъ ему приходилось видъться и толковать ежедневно, ежечасно, безъ всякаго перехода и предварительной подготовки, по дъламъ своего ремесла.

Онъ сравниваль себя съ человѣкомъ. которому приходится пробовать образчики всѣхъ винъ и который подъ конецъ не размчаетъ болѣе "шато-марго" отъ бургонскаго.

Въ скоромъ времени онъ сталъ замѣчательнымъ репортеромъ, на свѣденія котораго можно было всегда положиться, хитрой, тонкой, изворотливой лисицей, настоящимъ кладомъ для газеты, по словамъ Вальтера, умѣвшаго цѣнить сотрудниковъ.

Но такъ какъ онъ получалъ только десять сантимовъ со строки сверхъ своихъ двухсотъ франковъ жалованья, и такъ какъ бульварная, ресторанная жизнь стоитъ дорого, то онъ постоянно былъ безъ гроша денегъ и приходилъ въ отчаяніе отъ своей нищеты.

— Туть есть какой-то фокусь!—думаль онь, видя, что всё его собратья постоянно были при деньгахъ, и не могь понять, какими тайными путями добывають они себъ такіе большіе доходы.

Онъ нивавъ не могъ отврыть этого фовуса и подозрѣвалъ съ завистью, что тутъ дѣло нечисто, что тутъ продаются разныя севретныя услуги, по общему и молчаливому согласію. Ему необходимо нужно было пронивнуть эту тайну, вступить въ молчаливую ассоціацію, навязать себя товарищамъ, не допускавшимъ его до общаго дѣлежа.

Онъ часто мечталь по вечерамъ, глядя, какъ проходять поёзды подъ его окномъ, о средствахъ добиться своего.

А. Э.



## московская старина

V \*).

Поиски ва ввропейскимъ знанівмъ в образованностью.

Условія, въ которыя московская Россія поставлена была ріей относительно просв'ященія, были самыя неблагопріятныя тарское иго не только отрывало русскую землю оть европей запада и отдаляло даже отъ Византіи, не только разбило русское племя на части, которыя не вполив "возсоединени" донынъ, --- но оказало подавляющее дъйствіе на самый наро духъ. Автономическое чувство вообще упало; выбств съ упадала свобода внутренняя, самодвятельность, инстинкты свіщенія; религіозность, съ распространеніємъ церковной ж върожено, выросла, но отсутствие шволы, недостатовъ р укственной потемняють въру суевъріемъ, религіозность сившиг ть исполненіемъ обряда, который становится выше сущис Объединение Россіи, начавшееся подъ татарскимъ игомъ, с шается съ тяжвими усиліями и средствами, часто суровыми, ними, отталкивающими; достигать объединенія приходилось хомолну, оглядываясь на все еще страшнаго національнаго -- въ этомъ объяснение тахъ жестокихъ средствъ, какия упс зались для довершенія діла: успівхь должень быль принадатому, кто не остановится ни передъ чёмъ. Говорять, что мо скій порядовъ вещей быль необходимъ, что онъ впервые ставляеть зрадую политическую работу посла стихійнаго бі вія удільной эпохи, сь ся неопреділенными расплывчатыми

<sup>\*)</sup> См. выше: февраль, стр. 689.

мами, лишенными всякой политической устойчивости. Нёть сомнёнія, что Русь объединенная получала больше шансовъ внёшней силы и національнаго сплоченія; ошибочно только видёть въ московскомъ объединеніи какъ бы единственный, физіологически нормальный процессь національной жизни, забывая обстановку, въ какой онъ происходиль и которая не могла не им'єть своего вліянія,—какъ физіологическій процессъ жизни у отд'єльнаго челов'єка видоизм'єняется при здоровой или міазматической атмосфер'є, правильномъ или неправильномъ питаніи, труд'є, движеніи и т. д.

Когда московское царство установилось, нормальной чертой характера, преданьемъ и обычаемъ сдълалась не та старина, какую мы знаемъ или угадываемъ изъ исторіи временъ до-татарскихъ, а тв черты и тотъ обычай, какіе сложились вновь, подъ вліяніемъ дійствовавшихъ теперь условій, подъ вліяніемъ установившейся теперь центральной власти, церковныхъ отношеній, бытовыхъ понятій. Къ сожаленію, въ этомъ новомъ стров бытового содержанія, рядомъ съ распространяющимся фактомъ національнаго объединенія, шель и несомнінный упадокъ образовательныхъ начатковъ, общественнаго чувства, нравовъ. Интересамъ образованія не было мъста въ этомъ обществъ: какъ всякая политическая иниціатива становилась исключительнымъ двломъ власти, такъ ея деломъ становились и все потребы общественнаго свойства, — но съ XIII-го въка и до самаго конца XVII-го общество осталось безъ всякой правильной школы. Исторически, это было довольно естественно въ томъ номъ кругв церковной и народной исключительности, какой малопо-малу создался къ періоду московскаго царства подъвліянісмъ аскетической проповъди и финціи о византійскомъ преемствъ. Это царство и безъ того было первое во всей вселенной, единственное православное царство, которое могло только свысока смотреть на иныя царства у "поганыхъ" иноземцевъ — последніе сами могли только завидовать намъ. Были, правда, у этихъ иноземцевъ всякія "хитрости", но учиться у нихъ ихъ наукѣ было невозможно, потому что не было у нихъ истинной въры; нодъ конецъ стали смотреть съ сомнениемъ на самихъ грековъ, у которыхъ, должно быть, въра повредилась подъ турецкимъ игомъ и воторые начали печатать свои книги въ датинской "Веницев". Царство стало особнякомъ, отделяя себя отъ остального, и восточнаго, и западнаго міра, -- которые оба были, разнымъ образомъ, "погаными", — довольствуясь своимъ преданіемъ, которое полагалось единымъ истиннымъ и непогръщимымъ.

Свладка понятій пріобреталась чисто восточная — неподвижвость обычая и самой мысли, суевфрный страхъ передъ новизной, бідность знаній и, однако, высоком врное представленіе о собственномъ превосходствъ. Но, вакъ мы замъчали раньше, при всей загрубълости русскаго быта, иновемные наблюдатели, -- по разнымъ причинамъ гораздо болве склонные къ неблагопріятнымъ сужденіямъ о русскомъ народів, — почти неивмінно, и весьма помжительно указывали на даровитость этого народа, предвидели возможность более свободнаго развитія его умственныхъ силь, и при всей отсталости русскаго народа отъ цивилизаціи обще-европейской, угадывали его европейскую природу. И действительно, эта природа дала, наконецъ, себя чувствовать: какъ только вынесена была тяжкая эпоха татарскаго погрома, какъ только народъ начиветь свободнее распоряжаться своими силами, въ русской жизни вачинается стремленіе въ западному знанію и образованности, поствдовательная исторія котораго, по разнымъ сторонамъ жизни, составила бы чрезвычайно интересную и поучительную картину.

Это стремленіе замічено очень давно нашими историками и получало различныя объясненія. Напримірь, Караманнь, которому русская старина—за нъкоторыми исключеніями—чаще представдалась съ чертами патріархальной идилліи и который любиль смягчать ея шероховатости сантиментальнымъ способомъ выраженія, Карамзинъ находиль, что "россіяне" стараго времени "не чуждались просвъщенія" и только не желали измънять своимъ нравань, принимая плоды чужеземной науки. Этихъ плодовъ, — въ XV-иъ столетіи, къ которому онъ прилагаеть эти замечанія,--било принято, собственно говоря, маловато; но Карамзинъ почталь, что "добрымь россіянамь" больше и не было нужно, довольно, если они имъли необходимыя крохи. Замъчено было давно, что Карамзинъ былъ невысокаго мненія объ умственныхъ и общественныхъ способностяхъ русскаго народа, и съ этимъ тредположениемъ понятно, что такія крохи можно было уже счивать достаточными для россіянъ... Историки славянофильскіе, по поводу твхъ фактовъ, что русскіе московскаго періода уже начинам болве и болве возраставшія заимствованія у иностранцевь, настаивали на томъ, что эти заимствованія дёлались совсёмъ иначе, чыть въ Петровскомъ періодь, что русскіе брали тогда лишь то, что было действительно нужно изъ чужого оныта, и главное, усвоивали это самостоятельно, не подчиняясь чужой національности, сохраняя неприкосновенно свои собственныя понятія, нравы и народное достоинство. Изъ этихъ старыхъ фактовъ заимствованій они даже дізлали оружіе противь Петровской реформы, утверждая, что и безъ всякой насильственной ломки, безъ нарушенія и униженія своей народности, можно было поднять русское просвівщеніе й усвоить необходимую науку. Наконецъ, историки, не задававшіеся впередъ тенденціей, приходили къ тому выводу, что заимствованія оть запада были, во-первыхъ, вынуждаемы необходимостью практической, и во-вторыхъ, были признаніемъ недостаточности собственнаго знанія, и что, поэтому, умножавшіяся обращенія въ западу были именно естественнымъ подготовленіемъ къ Петровской реформъ и ея историческимъ оправданіемъ. Въ самомъ дълъ, чъмъ больше изучаются послъднія времена московскаго царства, темъ больше раскрывается ихъ тесныхъ внутреннихъ связей съ дъятельностью Пегра, тъмъ больше послъдняя является подготовленной, и реформа представляется не какимъ-нибудь внезапнымъ, произвольнымъ переворотомъ, а скорве только энергическимъ и геніальнымъ исполненіемъ того, что за цёлые вёка подготовлялось, какъ въ политической жизни народа, такъ и въ дълъ усвоенія европейскихъ наукъ, искусствъ и самого ввридо.

Если это последнее наблюдение еще не стало теперь общепризнаннымъ понятіемъ, виной-недостаточное вниманіе къ этой сторонъ русской жизни московскаго періода. Фактовъ европенскихъ связей старой Россіи собралось уже очень много-изъ разныхъ источниковъ, своихъ и иноземныхъ, и по различнымъ областямъ стараго быта; но опредъливши всю ихъ массу, поставивъ эти факты въ исторической последовательности, рядомъ съ визвавшими ихъ причинами и съ ихъ результатами и примъненіями, мы и увидели бы, что въ этихъ отношеніяхъ съ Европой дело было не въ случайныхъ мфрахъ того или другого царя для вакихъ-нибудь частныхъ практическихъ пользъ государства, не въ отрывочныхъ примърахъ влеченія старыхъ русскихъ людей къ европейской образованности, но что это именно было постоянное органическое тяготвніе къ европейскому просвыщенію. Времена татарскія, страшныя испытанія и жертвы эпохи "собиранія", заглушили много прежнихъ начатковъ образованія и произвели явный наплывъ татарскаго огрубинія; крайняя религіозная нетерпимость отталкивала русскихъ отъ иновернаго запада, --- но темъ не менве отношенія съ западомъ постоянно возрастали въ теченіе XV—XVII въвовъ; знанія и "хитрость" западныхъ людей были все более и более любопытны; неясный инстинкть привлекаль въ западному знанію и, при всемъ религіозномъ отчужденіи, внушаль къ нему уваженіе; иноземная наука находила все больше сторонниковъ и любителей.

Въ объемъ нашего труда невозможно полное изложение этого движения; мы укажемъ немногия черты, которыя выясняють боже или менъе смыслъ этихъ отношений.

Прежде всего, въ нихъ нельзя не заметить известной градаци, которая представляеть именно естественный рость этихъ отвошеній и свойственна историческимъ процессамъ. Древняя Русь была уже хорошо знакома съ иноземцами, какъ художниками: въ Бієвь работали и передавали русскимь свое знаніе греческіе художники-строители, живописцы; въ Новгородъ не переводились "німецкіе мастеры", которыхъ зазывали и въ другіе города; въ Суздаль и Владиміръ еще въ ХІІ-мъ въкъ приглашали художнивовь итальянскихъ. Объ этихъ последнихъ вспомнили и въ XV выть, когда понадобилось строить тоть Успенскій соборь, которий уже въ началъ слъдующаго въка славился какъ святыня мосвовскаго единодержавія, какъ храмъ "вселенскій" (приведенное више посланіе старца Филовея). Первыя обращенія къ западнымъ шоземцамъ были дёломъ чисто практической необходимости. При Иванъ III, еще до брака его съ Софьей Палеологъ, иноземцы били въ Москвв необходимыми людьми, для разныхъ практическихъ работъ, требовавшихъ искусства и знанія, и между прочить, для иноземныхъ сношеній. Это бывали на первый разъ греки и итальянцы. Таковъ былъ итальянецъ Иванъ Фрязинъ, венеціанецъ, переселившійся въ Москву, кажется, изъ Тавриды и принявий православіе, — котораго царь посылаль въ Римъ для предварительныхъ переговоровъ о бракъ съ греческой царевной. Съ прівзда Софьи, сношенія съ западомъ вообще усиливаются. Богда постройка Успенскаго собора (вмъсто стараго), заложенная митр. Филиппомъ и доведенная до сводовъ, обрушилась, Иванъ III велъль русскому послу Толбузину, отправленному въ Венецію (съ другимъ Фрязиномъ въ качествъ переводчика), вывезти оттуда искуснаго архитектора. Тогда прибыль въ Москву въвстный Фіоравенти-Аристотель, который въ четыре года построиль Успенскій соборь (освященный въ 1479 и существующій понынів). Съ Аристотеля начинается уже не прерывавшійся рядь иноземныхъ художниковъ, мастеровъ, ремесленниковъ въ служов русскаго государства. Аристотель служиль не однимъ нскусствомъ зодчаго; онъ быль также литейщикъ, отливалъ пушки, волокола, чеканиль монету. Другіе итальянцы, Маркъ Фрязинъ, Петръ Антоній, построили соборъ Благов'єщенскій и Грановитую палату (1487-91), строили кремлевскія ствны и башни; миланскій архитекторъ Алевизь основаль въ 1499 теремный дворецъ вь Кремль; фрязинъ Дебосись отлиль царь-пушку. Въ то же время

вызывали другихъ пушечныхъ мастеровъ, серебряниковъ, рудознатцевъ, т.-е. мастеровъ горнаго дѣла и т. п. Въ 1491 нѣмцы Иванъ и Викторъ отыскиваютъ руду въ печерскомъ краѣ и полагаютъ у насъ начало горному дѣлу. Въ сношеніяхъ съ иноземными государями Иванъ III проситъ ихъ (напр., курфюрста саксонскаго и другихъ) пропускать къ нему иновемцевъ; изъ Москвы ведутся дѣла съ любскимъ книгопечатникомъ Вареоломѣемъ и т. д. 1).

Съ тъхъ поръ призывы и прівзды иноземцевъ становятся дъломъ весьма обычнымъ въ московскомъ государствв. Они необходимы вездъ, гдъ требуется научное знаніе, техническое искусство, болъе высокое ремесло; они необходимы какъ архитекторы, литейщики, денежники, металлурги, пушкари, врачи и т. д., какъ переводчики для посольскаго приказа и для сопровожденія русскихъ пословъ въ чужіе края, наконецъ, какъ мастеровые. Этими людьми очень дорожили, и Карамзинъ замъчаетъ справедливо, что уже съ этого времени "иноземцамъ съ умомъ и дарованіемъ легче было тогда въбхать въ Россію, чёмъ выбхать изъ нея" 3). Дъйствительно, неръдно иноземцамъ приходилось въ Россіи довольно жутко. Разъ поступивши на службу, они подвергались иногда такому же обращенію, вакъ русскіе служилые люди, не выносили этого, желали вернуться домой, но было уже поздноихъ не выпускали: съ одной стороны, нужны были ихъ услуги,свои люди не могли замънить ихъ; съ другой -- боялись, что они разнесуть неблагопріятныя извъстія о московскомъ государствъ. При Василіи Ивановичь продолжались постройки сь помощью иноземцевъ: въ Москвъ Алевизъ укръилялъ кремлевскіе рвы, въ Нижнемъ-Новгородъ Петръ Фрязинъ строилъ кръпость и пр. При царъ состояли иноземные врачи-грекъ Маркъ, Өеофилъ, Николай Будевъ или Люевъ; последній, подъ именемъ Николая Немчина, извъстенъ, между прочимъ, по сочиненіямъ Максима Грека, обличавшаго его звъздочетство. Дмитрій Толмачь, посылаемый въ Римъ, показывалъ Іовію портреть царя Василія Ивановича, писанный, въроятно, не русскимъ живописцемъ 3).

При Иванѣ Грозномъ число иноземцевъ въ Россіи еще размножается. Извѣстно дѣло саксонца Шлитта, которому царь поручалъ набрать на русскую службу иноземныхъ знающихъ людей и мастеровъ по всякимъ спеціальностямъ. Бывши въ Москвѣ (1547) и выучившись по-русски, Шлиттъ заинтересовалъ царя

<sup>1)</sup> Карамяннъ (изд. Смирдина), VI, 71-80, 224-227 и др.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Карамзинъ, VII, стр. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Kap. VII, 225.

разсказами объ иностранныхъ наукахъ и искусствахъ, неизвёстнихъ въ Россіи, и имъть отъ него оффиціальное порученіе съ упомянутой целью. Дело не удалось; императоръ Карлъ V согласился-было на желаніе московскаго царя, но любекскій сенать и Ливонскій орденъ успѣли внушить опасенія относительно усиленія Москвы; Шлитта задержали въ Любекъ и посадили въ порыму; спутники его разсвядись, но многимъ удалось пробраться въ Россію. Уже много леть спустя Шлиттъ вернулся въ Москву, снова делаль Ивану IV разныя предложенія, частью резонныя, какъ, напр., чтобы царь имълъ постояннаго резидента при дворъ ныецкаго императора, устроиль почту изъ Москвы до Аугсбурга, наняль и всколько тысячь иностраннаго войска (последнее и было сдълано уже вскоръ, при Борисъ и Михаилъ Оедоровичъ)... По нькоторымь известіямь, число приглашенныхь тогда Шлиттомъ иноземцевъ (въроятно, именно нъмцевъ) простиралось до 300; по бумагамъ Шлитта, уцёлёвшимъ въ кенигсбергскомъ архиве, насчитано больше ста человъкъ 1).

Великой исторической заслугой Ивана IV считають его планы пріобрітенія Ливоніи, въ которыхъ онъ предпествоваль Петру, нща выхода въ западную Европу. Планы не удались, и еслибы вообще политическія діянія Ивана IV не прерывались безумствами и свиріностами, можно было бы уже тогда ожидать иного поворота нашей внутренней исторіи. Иванъ IV візроятно еще гораздо больше своихъ предпественнивовъ чувствоваль превосходство западной науки. Въ его время иноземцы уже населяли въ Москві особую слободу, которой суждено было еще до временъ Петра играть не малую роль въ ознакомленіи русскихъ съ иноземнымъ образовинемъ и нравами. Иванъ IV видимо очень интересовался иноземцами, любилъ бесідовать съ ними (Поссевинъ, Горсей, Веттерманъ и др.); иноземецъ, врачъ Елисей Бомелій, былъ однимъ изъ его любимцевъ и гнуснійшихъ клевретовъ, своими интригами и наушничествомъ наводившій его на казни и на неліше планы—

<sup>1)</sup> Этоть списовъ очень яюбопытенъ. Здёсь были именю: 4 теолога (!), 4 мелиа, 2 юриста, 2 аптекаря, 2 оператора, 8 цырюльниковъ, 8 подлекарей, 1 плавильникь, 2 колодезника, 2 мельника, 8 плотника, 12 каменьщиковъ, 8 столяровъ, 2 артигектора, 2 литейщика, 1 стекольщикъ, 1 бумажний мастеръ, 2 рудокопа, 1 человить искусний въ водопроводстве, 5 толмачей, 2 слесаря, 2 часовщика, 1 садовикь для винограда, другой для живля, 1 пивоваръ, 1 денежникъ, 1 пробирщикъ, 2 юмра, 1 пирожникъ, 1 солеваръ, 1 карточникъ, 1 ткачъ, 4 каретникъ, 1 скорникъ, 1 наслобой, 1 горшечникъ, 1 типографщикъ, 2 кузнеца, 1 мёдникъ, 1 коренщих, 1 пёвецъ, 1 органистъ, 1 шерстобой, 1 сокольникъ, 1 штукатуръ, 1 мастерь для варенія квасцовъ, другой для варенія сёры, 4 золотаря, 1 плющильщикъ, 1 веревлетчикъ, 1 портной.—Карамз., VIII, пр. 206.

наприм'єрь, какъ говорять, на изв'єстное нам'єреніе б'єжать вы Англію <sup>1</sup>).

Еще до Ивана IV иноземцы являются въ русскомъ войскъ прежде всего въ качествъ пушкарей. По словамъ Герберштейна, русскіе его времени были плохіе артиллеристы, и это дъло поручалось нъмцамъ, которые не разъ оказывали русскимъ большя услуги искуснымъ употребленіемъ артиллеріи <sup>3</sup>). Въ ливонской войнъ Грознаго дъйствовали пушкари нъмецкіе и шотландскіе <sup>3</sup>). Русское войско было сначала главнымъ образомъ конное; пъшіе ратники употреблялись только для работь; при Василіи Ивановичъ, какъ говорятъ, въ первый разъ введена была въ бой пъхота съ пушками; у него быль особый отрядъ, въ 1500 человъкъ, изъ литовцевъ и другихъ пришлыхъ людей, который послужилъ первымъ началомъ постоянной пъхоты.

Ивана IV видимо занимали и высшіе интересы знанія; эти интересы сливались тогда съ вопросами религіозными, и царь вступаль въ диспуты съ богословами католическими и протестантскими, —для этой цёли, безъ сомнёнія, требовались и тё четыре теолога, воторыхъ долженъ былъ Шлиттъ вывезти изъ Германів. Простымъ людямъ, какъ псковскому лётописцу, казалось даже, что нёмчинъ Елисёй почти успёль отвести царя отъ истинной вёры, — этому можно было повёрить, когда царь люто казнилъ самихъ іерарховъ, и въ Александровской слободё совершалъ съ опричниками буйныя кощунства. Въ дёйствительности, онъ, разумёется, не думалъ отходить отъ православія; въ спорахъ съ иновёрными противниками умёль защищать достоинство православія и сурово останавливаль ихъ, когда споръ малёйшимъ образомъ затрогиваль его православное чувство, — но эти бесёды питали его теоретиче-

<sup>1)</sup> Псковскій літонисець изображаєть діло такь, какь будто Бомелій быль нарочно подослань из Ивану IV его врагами нівицами. "А из нему прислама нівична
лютаго волква, нарицаємаго Елисія, и бысть ему любимь, из приближеніи. И положи
на царя страхованіе... и конечні быль отвель царя оть віры: на русскихь людей
царю возложи свірішство, а из нівицамь на любовь преложи. Понеже безбожній узнали своими гаданіи, что было имь до конца разоренымь быти, того ради таковаго
злаго еретика и прислама из нему, понеже русскіе люди предестни и падки на волхвованіе; и много множества роду боярскаго и вняжеска взусти убити царели, посліди же и самого приведе наконець еже біжати вь Аглинскую землю и тамо женитися, а свои было бояре оставшіе побити. Тэго ради и не дама ему тако сотворити,
но самого смерти предама, да не до конца будеть Русское царство разорено и віра
кристіанская. Сицева бисть держава грознаго царя Ивана Васильевича". Псковск.
літ. под. 1570 г. (Собр. літоп., IV, стр. 818).

<sup>2)</sup> Герберштейнъ, стр. 78, 140—144; Майербергь, 181.

<sup>3)</sup> Kapans., IX, 253.

скую пытливость. Иноземное знаніе, повидимому, производило на него большое впечатленіе; начетчикь по русскимь книгамь, онъ любить похвастаться своими знаніями, воторыми, безъ сомнінія, далево действительно превышаль своихъ окружающихъ; презирая подданныхъ какъ рабовъ, онъ, кажется, хотъль презирать ихъ и такъ невеждъ, и это было вероятно одно изъ побужденій, внушавшихъ ему не разъ имъ высказанное пренебрежение къ русских. Это пренебрежение было очень велико. Иванъ Васильевичъ, -говорить Флетчеръ, -- "хвалится обывновенно, что его предви не были родомъ русскіе". Однажды, отдавая заказъ своему ювелиру, англичанину, онъ велёль ему хорошенью свёсить металль, "а то мон русскіе всв воры". Тотъ улыбнулся, и на вопросъ царя сказалъ, что удивляется его словамъ, такъ какъ и самъ онъ русскій. "Ты ошибаешься, — отвътилъ царь, — я не русскій; мои предки были нъщы" 1). При этомъ ему не приходило только въ голову, какія были причины испорченности и рабской приниженности его подданныхъ и что делаль онъ самь для развитія техь качествь, но которымъ онъ не желалъ быть русскимъ... Это нежеланіе считаться русскимъ есть, конечно, одна изъ множества болёзненныхъ фантазій Ивана Грознаго, но что-нибудь должно было дать en ochobanie.

При Оедоръ Ивановичъ и Годуновъ продолжаются призывы неоземцевъ. У царя было два иностранныхъ врача—англичанинъ и итальянецъ; были уже настоящія аптеки, содержимыя, конечно, иноземцами; искусные ювелиры, между которыми извъстенъ венеціанецъ Асцентини. Въ Россію очень зазывали знаменитаго тогда математика, астролога и алхимика Джона Ди—быть можеть, Борись имъль въ виду сдълать его учителемъ своего сына, которому въ тайнъ готовилъ престолъ. Посылая, въ 1597, посольство къ императору, царь поручилъ своему послу, во что бы ни стало, вызвать изъ Италіи людей, умъющихъ находить и плавить золотую и серебряную руду—это дъло все еще не шло у насъ за неижъніемъ знающихъ людей 2).

При Борисѣ это стремленіе воспользоваться иноземными симами для пользъ государства и навонецъ для общественнаго образованія, выростаеть больше, чѣмъ когда-нибудь прежде. Историкъ его царствованія дѣлаетъ замѣчаніе, вѣролтно, совершенно справедливое, что на это усиленіе иноземнаго элемента не безъ вліянія осталось то обстоятельство, что въ Россію издавна пере-

<sup>1)</sup> Флетчеръ, гл. У.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kapams., X, crp. 240, 248 -259.

селялись въ большомъ числѣ, и вступали на русскую службу, иноземные болѣе или менѣе знатные роды, отъ которыхъ вели свое
происхожденіе многія боярскія и дворянскія фамиліи. Правда,
"эти выходцы и ихъ потомки скоро русѣли, тѣмъ не менѣе ихъ
иностранный типъ, внутренній и внѣшній, долженъ былъ непремѣнно вліять на нашихъ первостепенныхъ людей служилыхъ, особенно, если примемъ въ соображеніе, что выѣзды въ Москву иноземныхъ благородныхъ родовъ продолжались, въ теченіе вѣковъ,
безпрерывно" 1). Надо думать, что въ этихъ иноземныхъ родахъ,
котя потомъ и обрусѣвшихъ, въ теченіе нѣкотораго времени все
еще хранились западныя культурныя привычки и что этимъ элементомъ до нѣкоторой степени уравновѣшивалась другая, очень
мало культурная стихія, которая вступала въ русскую аристократію съ выходцами изъ татарской орды.

Мы упоминали выше о томъ мнвній иностранныхъ писателей, что русское правительство временъ московскаго царства опасалось допускать западное просвещение въ своимъ подданнымъ, изъ боязни, что оно могло бы познакомить ихъ съ более свободной жизнью западной Европы и ослабить ихъ веру и рабскую покорность. Карамзинъ, — и вслъдъ за нимъ новые историки, представляющіе въ розовомъ свътъ московскую старину, -- отвергаеть это миъніе. Упомянувъ о разсказахъ Флетчера, что цари не дозволяютъ подданнымъ вывзжать изъ отечества, боясь просвещенія, къ которому, однако, русскіе весьма способны, и что только послы или бътлецы русскіе являются изръдка въ Европъ, Карамзинъ замъчаеть: "сказаніе отчасти ложное: мы не странствовали, ибо не имъли обычая странствовать, еще не имъя любопытства, свойственнаго уму образованному; купцамъ не запрещалось торговать внъ отечества, и самовластный Іоаннъ посылаль молодыхъ людей учиться въ Европъ" 2). Дальше онъ говорить положительнье: "цари, безъ сомнънія, не боялись просвъщенія, но желали, какъ могли или умъли, ему способствовать; и если не знаемъ ихъ мысли, то видимъ дъла ихъ, благопріятныя для гражданскаго образованія Россіи". Но именно дела не указывають особеннаго довърія къ просвъщенію. Первое и главное побужденіе обращаться къ иноземцамъ была, какъ мы видёли, одна необходимость. Нужно выстроить первопрестольный храмъ, дворецъ самому царю, пышную палату для пріема иноземныхъ пословъ, ствны и башни для

<sup>1)</sup> Павловъ, Объ историческомъ значенія царствованія Бориса Годунова. Сиб. 1863 (2-е изд.), стр. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Карамзинъ, X, стр. 238—240.

укрышенія Кремля—свои хорошенько сділать не уміноть, зданія выятся, надо вызвать иностранцевь; нужно завести артиллерійскій сварядъ-свои не уменотъ отливать пушенъ и хорошенько стрелять изъ нихъ, и надо брать иноземныхъ литейщиковъ и пушкарей; надо изготовить изъ накопленнаго золота и серебра красивую посуду, драгоценное ювелирное украшеніе—свои делають грубо н только посив выучиваются у иноземцевь; надо лечиться отъ бользней — свои знахари видимо перестали внушать довъріе, надо вять иноземных э лекарей, которые прежде всего являются только лично у царя, потомъ находять практику и среди боярства; возбуждается личное суевърное любопытство — интересно имъть человыва, знавомаго съ иноземной астрологіей; открылась руда на Ураль-надо найти людей, которые съумьють ее разработать; приходится воевать съ арміями, устроенными по западному образцу -- надо выучить и свое войско и для того призвать на службу иноземныхъ офицеровъ, и т. д. Словомъ, господствующій мотивъ призыва иноземцевъ была прямая практическая надобность государства и царскаго двора, что почти совпадало, какъ самое государство было только большимъ хозяйствомъ царя. Объ "обществъ" не думали; не считали еще нужнымъ справляться объ умственнихъ потребностяхъ, какія могли возникать въ его средъ; не дуиали также и о томъ, чтобы основать у себя школы, которыя ногли бы поставлять своихъ врачей, архитекторовъ, металлурговъ, артиллеристовь, если надо-астрологовь и т. п. Факть остается тоть, что со второй половины XV-го вѣка и до второй половины XVII-го, въ теченіе двухъсоть літь, когда заявилась положительно и затёмъ развилась въ обычное правило необходимость щибытать къ западной образованности, -- въ московской Россіи не было мысли объ основаніи какой-нибудь правильной школы, и этой школы не было. Въ тогдашнемъ, какъ и въ позднейшемъ порядкъ вещей, школа могла быть основана только властью, гражданской и церковной, и почему же ничего не было сдёлано? Иностранцамъ, которые знакомы были съ характеромъ и дъйствіемъ науки и которые видели русскіе нравы и правленіе, при-10дило въ голову одно объяснение-что въ Россіи власть боится науки, и объяснение не было неосновательно. Въ Россіи не имѣли, разумъется, нивакого яснаго представленія объ иновемной наукъ, во темъ не мене уже боялись ея по одному тому, что отъ науки иогуть расплодиться ереси. Оть доморощенныхъ "философовъ" и безъ того происходило разномысліе о цервовныхъ вещахъ и даже настоящія еретическія ученія. Когда и безъ школь являлись стригольники и жидовствующіе, являлись Башвины и

Косые, то чего можно было ждать отъ школы, гдв для изученія иноземныхъ наукъ надо было посадить учителями иноземцевъ? Можно сказать, что эта мисль просто не вмінцалась въ голови даже лучшихъ людей XV и XVI-го въка. Говорятъ, что Грозный посылаль молодых влюдей учиться въ Германію 1); таковъ, напр., быль Лыковъ, темъ же Грознымъ казненный; но мы не видимъ плодовъ этой посылки-въроятно, наука не шла дальше изученія какого-нибудь иностраннаго языка для службы въ посольскомъ приказв. Въ это время еще крайне редки люди, знающе иностранные языки; и позднве, это знаніе было хотя и болве распространено, но все-таки было случайно: или предусмотрительный отецъ добылъ гдв-нибудь учителя-иноземца, который выучиль латыни и, можеть быть, еще начаткамъ какой-нибудь науки; или человъть жиль въ плъну или въ посольствъ въ Литвъ и Польшъ, и тамъ научился по-польски; или служиль на немецкой границе и т. п. Большая забота о домашнемъ учень в начинается уже только со второй половины XVII вѣва...

Въ предъидущей главѣ мы привели весьма категорическія объясненія иностранцевъ о томъ, кто и по какимъ опасеніямъ мѣшалъ въ Россіи основанію правильной школы. Съ ихъ отзывами
объ отсутствіи школь и о запрещеніи путешествій весьма близко
совпадають замѣчанія Котошихина—еще неизвѣстнаго въ Карамзинское время.

Разсказывая о посольскихъ порядкахъ, о томъ, какъ посламъ даются обыкновенно самые подробные и настоятельные наказы, и какъ не смотря на то, со стороны пословъ бываеть все-таки "обманство", Котошихинъ объясняеть, почему это такъ бываеть. "Россійскаго государства люди, —пишеть онъ, —породою своею спесивы и необычайные (т.-е. непривычные) ко всякому дѣлу, понеже въ государствъ своемъ наученія никакого добраго не имъють и не пріемлють, кромъ спесивства и безстыдства и ненависти и неправды; и ненаученіемъ своимъ говорять многіе річи къ противности,.. а потомъ въ техъ своихъ словахъ временемъ запрутся и превращають на иные мысли" и т. д. (приномнимъ, что разсказывають объ упорной лживости москвитань иностранные писатели). "Благоразумный читателю! — продолжаеть Котошихинъ: — чтучи сего писанія не удивляйся. Правда есть всему тому; понеже для науки и обычая въ иные государства дътей своихъ не посылають, страшась того: узнавъ тамошнихъ государствъ вёры и обычаи, и волность благую, начали-бъ свою вёру

<sup>1)</sup> Cp. Kapams. IX, 165; X, 238.

отивнить и приставать къ инымъ, и о возвращении къ домомъ своимъ и къ сродичамъ никакого бы попеченія не имѣим и не инслили". Любопытно, что онъ не предполагаетъ, чтобы была гакая-нибудь возможность пріобрести "науку и обычай" иначе, кагь поёхавши въ иныя государства; ему не приходить мысль, то могла бы быть своя школа дома... "И о повздв московскихъ подей (за границу), кром'в техъ, которые посылаются по указу царскому и для торговли съ пробзжими (т.-е. грамотами), ни для какихъ дёль уёхати никому не поволено. А хотя торговые люди вдять для торговли въ иные государства, и по нихъ, по знатнихь нарочитыхъ людехъ, собирають поручные запаси, за врипкими поруками, что имъ съ товарами своими и зъ животами въ инихь государствахь не остатися, а возвратитися назадъ совсёмъ. А которой бы человекъ, князь или бояринъ, или кто-нибудь, самъ, ин сына, или брата своего, послаль для какого-нибудь дёла въ нюе государство безъ въдомости, не бивъ челомъ государю, и такому бъ человеку за такое дело поставлено было въ измену, и вотчины и пом'естья и животы взяты бъ были на царя; и еслебь вто самъ повхаль, а после его осталися сродственники, н ихъ бы пытали, не въдали ль они мысли сродственника своего; ни бъ кто послалъ сына, или брата, или племянника, и его потому жъ пытали бъ, для чего онъ послаль въ иное государство, не напроваживаючи ль какихъ воинскихъ людей на московское государство, хотя государствомъ завладёти, или для какого иного воровского умышленія по чьему наученію "... 1)

По старой намяти объ отъёздахъ бояръ въ Литву, о всякихъ въ Смутное время, о самозванцахъ, опасенія были поштическія, и московская власть не знала въ нихъ мёры; но къ
нихъ присоединилась и замёченная иностранными писателями боязнь, чтобы русскіе люди не набрались въ иныхъ государствахъ другихъ вёръ и "благой вольности".

Далъе, по поводу Ивана III, Карамзинъ такъ опредъляеть взглядъ его на образованіе:.. "Іоаннъ, чувствуя превосходство другихъ европейцевъ въ гражданскихъ искусствахъ, ревностно желаль завиствовать отъ нихъ все полезное, кромъ обычаевъ, усердно держась русскихъ; оставляль въръ и духовенству образовать умъ и нравственность людей; не думаль въ философическомъ смыслъ (?) просвъщать народа, но хотълъ доставить ему плоды наукъ, нужнъйшіе для величія Россіи" 3). Другими сло-

<sup>1)</sup> Котошихинъ, гл. IV, 24. Ср., кромъ упомянутыхъ выше, отзывы шведскихъ дипломатовъ въ XVII стольтів. Herrm: nn, Gesch. des russ. Staates, III, 541.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tome IV, ctp. 80.

вами, "умъ" оставался въ первобытномъ состояніи, а "плоды наукъ" усвоивались просто твмъ, что призывались иноземные ученые люди и мастера, а сами русскіе плодами не овладівали-кромі того, что перенимали некоторыя практическія мастерства. Такъ, напр., въ концу XVI въка у насъ выучились уже сами отливать пушки, явились собственные искусные ювелиры и подобные мастера, но до самаго XVIII въка, до основанія медицинскихъ школъ, не бывало русскихъ врачей, какъ не бывало русскихъ физиковъ, математиковъ, знатоковъ горнаго дела, не говоря о всякихъ другихъ наукахъ. Такимъ образомъ, способъ усвоенія западныхъ "плодовъ наукъ", практиковавтійся по прим'вру Ивана III до конца XVII въка, одобряемый Карамзинымъ и рекомендуемый потомъ славянофильскими историвами вакъ "самобытное" отношеніе московской Россіи къ западному образованію, им'єль только тоть результать, что невъжество продолжалось и помощь чужого ума оставалась необходимой. Словомъ, московская Россія совсёмъ не усвоила западной науки и только прямо искала чужихъ знающихъ людей для практическихъ потребъ государства, и безъ ихъ помощи не могла ступить шага въ предметахъ науки.

Но не смотря на то, и при этомъ положеніи діла, при полномъ отсутствін школы, природа, гонимая въ дверь, влетала въ овна, и вовникало броженіе понятій. Таково было движеніе, виразившееся ересями. Въ средніе въка философскіе вопросы, пытливость умовъ сводились всегда къ вопросамъ религознымъ, -какъ научное знаніе заключалось въ схоластической философіи; у насъ этой философіи не было, но мысль не оставалась недёятельной, и работала въ той области, гдв были собраны основные вопросы знанія о мір'в и вопросы нравственности, т.-е. въ области религіозной; даже въ предоставленныхъ самимъ себъ народныхъ массахъ, на основаніи христіанскаго мина и собственной фантазіи, складывалась легендарная космогонія и апокрифическое въроученіе. Установленіе догмы еще въ первые въка христіанства сопровождалось обильнымъ потокомъ ересей и лжеученій, который не прекратился и потомъ, когда эта догма была закончена авторитетомъ церкви; -- этотъ потокъ продолжается даже и до нашихъ дней. Въ предълы русской церкви, собственно говоря, не дошли отголоски старыхъ ересей перваго христіанства, которыхъ номенклатура и содержаніе изв'єстны были только по обличеніямъ церковныхъ писателей; одно богомильство заносилось въ народную массу въ видъ баснословныхъ сказаній, — тымъ не менье въ самой русской церкви возникли ереси, порожденныя стремленіемъ разрешать всякія практическія и отвлеченныя противоречія и не-

доуменія, на которыя не находили ответа. Известны примеры такихъ недоуменій, засвидетельствованные въ XII-мъ веке "Вопросами Кирика": недоумънія бывали очень простодушныя, какъ н тв, которыя поднимались даже въ XV-мъ столетіи, когда, напр., псковскіе "философы" поспорили о томъ, следуеть ли петь: .Осподи помилуй", или: "О Господи помилуй", или какъ споры о томъ, следуетъ ли двоить или троить аллилуію и т. д. Но рано уже начинаются болве серьезныя недоумвнія и разногласія сь церковнымъ ученіемъ. Въ концѣ XIV вѣка появилась ересь стригольниковъ, противъ которой церковная власть должна была употребить суровыя міры; ересь появилась въ Новгородів, гдів особенно было распространено внижничество. Въ концъ XV-го вы явилась новая ересь, тайнымъ приверженцемъ которой былъ самъ московскій митрополить и которой послёдователи нашлись вь ближайшей обстановк' великаго князя. Гниздомъ ереси быль оцять Новгородъ, и кром'в жидовства въ этой ереси находять отголоски именно западнаго книжнаго раціонализма и суевърій астрологическихъ. Какъ ни велика была подозрительность къ иноземцамъ, въра которыхъ было поганое латынство или "люторство", ихъ знаніе очень интересовало русскихъ, и въ первой половинъ XVI-го въка пишутся обличенія противъ "прелестника" Николая Німчина, астрологія котораго завлекала книжных в людей, даже вполнъ благочестивыхъ; въ концъ стольтія, какъ мы видъли, русскіе люди жаловались, что німчинь Бомелій чуть не отвель оть православной вёры самого царя, Ивана Грознаго, а преемникъ последняго-постникъ и молчальникъ, "умащавшій свою душу божественными глаголами", очень желаеть зазвать къ своему двору англійскаго астролога. Звіздочетство, однако же, строго запрещалось церковнымъ ученіемъ: такъ, сама московская Россія не въ силахъ была сопротивляться соблазнамъ запада, на этотъ разъ являвшимся въ видв астрологіи. Ересь Башкина, Косого и троицкаго игумена Артемія, отчасти, повидимому, преувеличенная подозрительными церковными властями, указываеть, однако, на развивавшуюся пытливость, --- которой не могь удовлетворить установленный обычай 1). Дальше, въ XVII столетій, несмотря на то, что власть по прежнему не думала "просвъщать народа въ философическомъ смыслъ" и старые обычаи неизмънно рекомендовались, --- въ жизнь двора и высшаго класса все больше и больше

<sup>1)</sup> Объ игумент Артемін говорять, что, живя во Псковт, онъ нарочно тадиль въ Нейгаузень, чтобы бестдовать тамъ объ ученін Лютера.

проникало пристрастіе къ иноземному, и старый обычай все больше подрывался.

Усиленное обращение къ иноземному, какъ мы зам'ютили, начинается со временъ Бориса Годунова. На первыхъ порахъ царствованія, онъ для своего личнаго обезпеченія среди враждебныхъ партій составиль цёлый отрядь изъ иноземныхъ тёлохранителей: это были ливонскіе нѣмцы, покинувшіе родину и теперь богато одаренные отъ Годунова не только деньгами, но помъстьями и крестьянами. Въ то же время начались деятельныя сношенія съ западомъ. Въ своихъ семейныхъ интересахъ онъ велъ переговоры сь владетельными домами въ Англіи, Австріи, Даніи, Голштиніи, отыскивая невесту для своего сына и, надеясь, посредствомъ брака на иноземной принцессь, поднять свой родъ надъ всыми боярскими родами. По дёламъ государственнымъ онъ велъ сношенія сь Любекомъ, Тосканой, вызывая въ Москву ученыхъ и ремесленниковъ, поручалъ своему посланцу, Роману Бекману, пригласить въ царскую службу врачей, рудознатцевъ, суконниковъ и другихъ мастеровъ. Для лучшаго устройства торговыхъ дёль съ англичанами, онъ основалъ городъ Архангельскъ. Наконецъ, Годуновъ думалъ о заведеніи школъ по иноземному образцу, о введеніи западнаго образованія...

Сохранилась любопытная "наказная память", выданная въ 1600 г. упомянутому Бекману, гдв наглядно отражаются черты быта и тогдашней любознательности 1). По обывновенію, наставленіе написано очень обстоятельно. Бекману поручалось ёхать въ "Любку", на что даны грамоты царскія къ тамошнимъ "буймистрамъ, ратианамъ и полатникамъ" и провзжія грамоты къ "свъйскому Арцы-Карлусу" и т. д. Бекману надо было ъхать на Псковъ, и тамошнему боярину отдать царскую грамоту, чтобы изъ Пскова отпустили посланца "тотчасъ нешумно, чтобъ того иноземцы не увъдали". Въ Любекъ Бекманъ долженъ былъ передать царскую грамоту тамошнимъ властямъ, чтобъ они "прислали его царскому величеству дохтора навычного, который бы навыченъ всякому дохторству и умель лечить всякие немощи, твиъ бы къ царскому величеству радвтельную службу показали, отпустили доктора съ нимъ (Бекманомъ) вскоръ . Но это надо было сдёлать осмотрясь. "А напередъ всего Роману, пріёхавъ въ Любку, проведати тутошныхъ людей, есть ли въ Любке дохторь Ягань Фазмань 2) и каковь онь въ дохторскому делу съ

<sup>1)</sup> Акты историч. II, стр. 31-33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ Москвъ, очевидно, были о немъ слухи отъ прівзжихъ яновенцевъ.

иными дохторы, гораздо ли навычень, и кто иныхъ дохторовъ есть въ Любкъ навичныхъ, и есть ли того дохтора Ягана къ дохгорскому делу лучие или онъ изо всехъ лутчей? Да будеть онь лутчей, и Роману объ немъ и говорить; а будеть иные дохторы въ Любкъ есть гораздъ его, и Роману потому буймистромъ н ратианомъ и полатникомъ (говорить), и промышлять темъ наврешко" и пр. A если въ Любке почему-нибудь откажуть и будуть мешать, тогда "Роману промышлять въ Любке дохторомъ саному", т.-е. самому добывать доктора. И кромъ того: "а будеть, вдучи дорогою, въ городвить, въ Ригв и въ Королевцв (Кенигсбергв), и въ Гданскв, и въ Штатинв, и въ Ростовв и вь иныхъ городъхъ, гдъ можно промыслить гораздыми дохторы, воторые бы навычны были въ дохторствъ, и Роману всякими обычаи промышлять дохторомъ наврепко". Вместе съ темъ Роману поручалось отыскать мастеровыхъ людей, рудознатца, суконнаго настера и часовника, причемъ "сказывать имъ государево жа-**ЈОВАНЬЕ И ОТПУСКЪ ПОВОЛЬНОЙ, ЧТО ИМЪ ПРЕВЛЯТЬ И ОТЪБХАТЬ ВО** всемъ будеть повольно безъ всякаго задержанья". Мы упоминали, что именно "отъвзжать" изъ Россіи иноземцамъ было обывновенно очень трудно: ихъ подъ разными предлогами старались задерживать и даже высылали для этого изъ Москвы въ отдаленние города, изъ которыхъ выбраться было не легко. Наконецъ, особое поручение относительно часового мастера: "Да и въ Любкъ-жъ живеть часовникъ, родомъ агличенинъ, а у него часы боевые стоячіе, съ бои, и съ перечасьи, и съ планитами, и съ алманавами, быють передъ часы перечасья во многіе колоколы, какъ бы поють многими гласы, а въ тв поры выходять люди, а стоять тв часы въ костель. И Роману ть часы у часовника сторговати на товары, какъ будетъ пригоже, чтобъ царской казнв прибыльнве; да и часовнику говорити, чтобъ онъ вхалъ съ теми часы ко государю и великому князю Борису Өедоровичу всеа Русіи, къ Москвв, а царское величество его пожалуеть ... 1).

О намереніяхъ Годунова относительно основанія светскихъ школь—дела, еще небывалаго на Руси—современный иностранный писатель, жившій въ Россіи, разсказываеть, что Годуновъ предложиль государственному совету (т.-е. боярской думе) вызвать просвещенныхъ людей изъ Германіи, Италіи, Испаніи,

<sup>1)</sup> У Бориса было, по словамъ Бера (Буссова), нёсколько нёмецкихъ врачей, которие должны были лечить только его одного, и самые знатине болре могли получать ихъ советы только съ разрёшенія царя. Одного доктора уступиль ему англійскій посланникъ. Устряловъ, Сказанія соврем. о Дим. Самозв. Спб. 1859, 3-е изд. І, стр. 19—20.

Франціи, Англіи, и для изученія разныхъ языковъ учредить шволы; но попы и монахи противились такому нам'вренію, объявивь, что въ Россіи, не взирая на обширное пространство ея, досел'в господствовало единов'вріе, единонравіе; если же настанеть разноязычіе (?), поселится раздорь и прежнее согласіе исчезнеть. Борись оставиль свое нам'вреніе; однако-жъ послаль въ чужія земли, для образованія, 18 молодыхъ дворянь: 6 въ Любекъ, 6 во Францію и 6 въ Англію. Они скоро выучились языкамъ иностраннымъ; но только одинъ возвратился въ Россію, именно Дмитрій, данный шведскимъ королемъ въ переводчики Понту Делагарди; прочіе пустились въ св'єть и не хот'єли вид'єть своего отечества " 1). Иностранцы говорять даже, что Годуновъ нам'єревался основать въ Москв'є университеть 2).

Благоволя иноземцамъ, Годуновъ, повидимому, не имътъ предубъжденія и противъ ихъ обычаєвъ, которые могли вліять и на русское общество. По крайней мъръ приверженцы старини упрекали потомъ Бориса, что онъ былъ "потаковникомъ для тъхъ, кто послъдовалъ латинской и армянской ереси, и очень любилъ такихъ людей, и старые люди стригли свои бороды, желая походить на юношей".

Съ переходомъ въ XVII-е столътіе культурныя заимствованія изъ Европы могуть уже считаться установившимися. Когда были болье или менте исправлены безпорядки и потери, нанесенные Смутнымъ временемъ, московскіе цари возвращаются снова къ планамъ о пріобрътеніи береговъ Балтійскаго моря—они нужны были для торговли и вообще для облегченія сношеній, потому что теперь иноземная служба и работа въ войскъ, искусствахъ, нромышленности и т. д. становились уже дъломъ обычнымъ и необходимымъ. Войско все больше преобразуется на европейскій ладъ. Съ XVII-го стольтія въ составъ арміи преобладаеть уже пъхота, которая считалась иностранцами даже за лучшую часть русскаго войска. Число стръльцовъ увеличивается, они составъ

<sup>1)</sup> Сказ. соврем., І, стр. 18. Показанія Буссова не вполні точни; въ Любекъ было въ 1603 г. послано,—съ любекими послами, возвращавшимися домой изъ Москви,— "пятеро робять", изъ которыхъ въ 1606 двое "побіжали, невідомо за што"; въ Англію, изъ Архангельска, послано было въ 1602 году четыре человіка русскихъ, а кромі того "франзовскій німчинъ" Жанъ Паркеть, и англичанинъ,—эти послідніе "робята молоди, а на Москві учились русскому языку". Карамз. ХІ, прим. 126; Пекарскій въ "Сборникі Акад. Наукъ", І, стр. І.Х. VIII; грамоты объ отпускі въ Англію четырехъ дізтей боярскихъ для обученія "разнимъ языкамъ и грамотамъ" въ Сбори. Историч. Общ. 1883, т. 38, стр. 424 и дал. См. также Иконникова въ "Рус. Стар". 1883, т. ХІ, стр. 19.

<sup>2)</sup> Kapans. XI, np. 125.

ляють войско постоянное и правильно организованное. Число иностранных офицеровъ, которымъ поручалось обучение войскъ н самая команда, возрастаеть до того, что во время Майерберга, въ шестидесятыхъ годахъ XVII столетія, въ мосновской службе било, кром'в 4 генераловъ, больше 100 иноземныхъ полковниковъ и иножество офицеровъ низшихъ ранговъ. Въ названіяхъ частей войскъ уже съ этихъ поръ появляются иностранныя слова, какъ рейтаръ, солдатъ, драгунъ, гусаръ и т. п. Начинается и книжное изучение военнаго дела по иностраннымъ образцамъ. Еще въ началь стольтія при царь Василіи Шуйскомъ переведена была, по его приказу, двумя нъмецкими переводчиками посольскаго приваза "Воинская внига", гдѣ объяснялось приготовленіе пороха н излагались правила, какъ стрълять изъ пушекъ и пищалей. При Шуйскомъ и Михаилъ Оедоровичъ составленъ былъ, опять по иностраннымъ книгамъ, "Уставъ ратныхъ пушечныхъ и другихъ дыть, касающихся до воинской науки", изданный Рубаномъ въ концъ прошлаго столътія. При царъ Алексъъ напечатанъ быль, вь 1647 году, составленный ранбе уставь для обученія войскъ вноземному строю, подъ названіемъ: "Ученіе и хитрость ратнаго строенія піт подей"; къ книг приложены были чертежи, которые продавались и отдёльно, чтобы солдать могь ихъ купить н имъть при себъ 1). Въ концъ XVI въка бывали уже русскіе литейщики, но ихъ, вероятно, было мало, и продолжаются вызовы иноземныхъ мастеровъ: такъ при Олеаріи въ Москвв, въ Беломъ городъ, быль литейный заводъ подъ управленіемъ голландца Валька, но русскіе, работавшіе на этомъ заводѣ, по словамъ Олеарія, не уступали самымъ опытнымъ німецкимъ мастерамъ. Войско, подъ управленіемъ иноземныхъ офицеровъ, по отзывамъ ностранцевъ, могло равняться съ лучшими европейскими войсками.

Иностранные военные люди подъ конецъ XVII въва составзють уже важный элементь русскаго общества. Государственная необходимость заставляла искать опытныхъ военныхъ людей, и въ это время правительство могло имъть въ распоряжении множество водей этого рода. Въ западной Европъ послъ тридцатилътней войны осталось безъ дъла множество военныхъ людей, готовыхъ предложить свои услуги; другихъ заставляли покидать отечество политическія обстоятельства, и въ числъ такихъ людей бывали неръдко лица знатныхъ родовъ и высокаго положенія. Какъ великъ былъ притокъ иноземцевъ, можно судить по тому, что въ

<sup>1)</sup> Обручевъ, "Обзоръ руконисныхъ и печатныхъ матеріаловъ, относящихся до исторів военнаго искусства въ Россів по 1725 г." Спб. 1853.

одномъ 1661 году выбхали въ Россію изъ Польши полковникъ Кравфурдъ съ 30 офицерами, въ числё которыхъ были: маіоръ Патрикъ Гордонъ и капитанъ Павелъ Менезіусь; изъ Германіи полковникъ Пейнъ, подполковникъ Крейцъ, маіоръ Вестендорфъ, съ 39 капралами и рейтарами; изъ Шотландіи капитанъ Смитъ; изъ Любека ротмистръ Шульцъ съ 17 рейтарами; изъ Даніи полковникъ фонъ-Эгератъ и подполковникъ Страбель съ 136 офицерами и рейтарами; изъ Англіи подполковникъ Дикенсенъ съ товарищами; изъ Аугсбурга полковникъ фонъ-Подбергъ, полковники Гельмъ, Вильдъ, Ясманъ съ 12 ротмистрами, 9 капитанами, 18 поручиками, 15 прапорщиками, лекарями, гранатчиками, съ сотнею капраловъ и рейтаръ 1). При Алексвъ Михайловичъ предлагалъ вступить въ московскую службу даже лордъ Эргардтъ, начальникъ англійской кавалеріи; но дѣло почему-то не состоялось.

Изъ прівзжихъ иноземцевъ составилось, наконецъ, въ нѣмецкой слободв въ Москвѣ цѣлое многочисленное населеніе. Многіє прямо прівзжали съ семействами; другіе обзаводились семьями въ Москвѣ; нѣкоторые даже принимали православіе; владѣя обыкновенно извѣстнымъ образованіемъ и часто достаткомъ, жители нѣмецкой слободы образовали особый слой служилыхъ людей, который при Петрѣ и пошелъ особенно въ ходъ. Многіе изъ служившхъ при немъ нѣмцевъ были московскіе уроженцы или провели дѣтство въ Москвѣ, хотя учиться ѣздили все-таки въ Германію. Таковъ былъ, напр., знаменитый лейбъ-медивъ Петра, Блюментрость. Цари обыкновенно давали служилымъ иноземцамъ хорошее жалованье, награждали не только деньгами, но по примѣру Годунова и помѣстьями; наконецъ оставляли имъ свободу исповѣданія, позволяли строить свои "кирки" и т. д.

Иноземцы служили государству и другими путями. Давно уже призывали въ Россію иноземныхъ рудовнатцевъ; теперь иностранцамъ поручаемо было основаніе чугунныхъ и желізныхъ заводовъ, на что давались земли и разныя пособія; таковы были извістные заводы голландца Виніуса, датчанина Марселиса и др., далізе заводы стеклянные, поташные и пр.

Присутствіе такого общирнаго контингента иностранцевъ съ вліятельнымъ положеніемъ въ войскѣ, въ промыслахъ, торговлѣ, посольской и придворной службѣ не могло не оказывать своего культурнаго дѣйствія на московское общество. Понятно, что вы-

<sup>1)</sup> Устряловъ, Русское войско до Петра Великаго, въ "Актв" Спб. умив. 1856; Иконниковъ, ст. о Нащовинъ въ "Русск. Стар.", 1883, XL, стр. 33—34.

числять это действіе очень трудно; но о немъ съ значительною точностью можно судить по характеру правительственныхъ мёръ и бытовымъ фактамъ. Большимъ деломъ было уже то, что несмотря на всю крайнюю религіозную исключительность стараго времени иностранцы получають все боле и боле места на службе государства, причемъ необходимо должны были образовиваться тесныя сношенія ихъ съ русскими, сношенія, которыхъ въ прежнее время очень опасались. Эти сношенія и не остались безъ того действія, котораго прежде такъ боялись правительство и особливо духовенство. Нравы начали изменяться, и грозили все больше удаляться отъ старины.

Ко временамъ московскаго царства, вследствие причинъ, о воторыхъ мы говорили раньше, у московскихъ людей — всёхъ классовъ безъ различія — религіозные взгляды сложились въ крайнюю нетерпимость: католики, -- которые и сами съ не менъе слъпою ненавистью относились въ "схизмативамъ", — считались "погаными", какъ язычники, если не хуже, потому что последніе вовсе не знали истинной въры, а первые знали ее и исказили. Въ XVI въкъ до людей московскаго царства дошли слухи о "моторской ереси", и въ нашей письменности появляются ея обличенія, какъ обличаль ее и самъ Грозный въ диспутахъ съ протестантами, называя Лютера докторомъ "лютымъ". Но въ массъ, а иногда и въ средъ самихъ книжныхъ людей, долго смъщивали два враждебные лагеря западной въры. Въ старину привыкли всю Европу огуломъ считать въ одной "поганой" въръ; такъ и теперь не совству различали между католиками и протестантами. Въ одномъ старомъ сказаніи говорится, что Лжедимитрій об'єщался пап'в и польскому королю "непоколебиму быть въ люторской и въ папежской ихъ въръ", и жену Лжедимитрія, Марину, называли "люторкей". При ближайшемъ знакомствъ разница была понята, и отношение православныхъ къ протестантамъ (конечно, вследствіе отрицанія папства) было гораздо снисходительнее, чемъ въ католикамъ; но твиъ не менве и къ протестантамъ не было доверія. Въ диспутахъ съ іезуитомъ Поссевиномъ, Иванъ Грозний на его просьбу объ изгнаніи изъ Москвы лютеранскихъ магистровъ и о разръшеніи постройки римскихъ церквей отвъчаль, что церквамъ римскимъ быть въ русскомъ царствъ нельзя, а что касается лютеранскихъ магистровъ, то "въ россійскомъ государствъ всякихъ въръ люди многіе живуть и своимъ обыкновеніемъ, и къ русскимъ людямъ не пристають, а хотя бы кто и хотвлъ пристати, и того тому чинить не попускають". Протестантскіе молитвенные дома и "кирки" появляются въ Москвъ уже съ вонца XVI вѣка, но первый "костель" построенъ только въ концѣ XVII-го стольтія <sup>1</sup>). Съ протестантами русскіе тогда встрѣчались всего больше.

Новыя культурныя вліянія входили теперь множествомъ путей, --- это были и требованія государственной пользы, гдв собственному неумѣнью должно было помогать чужое знаніе; и всякія удобства домашняго быта, которыя были наглядны и которыя можно было перенять отъ иноземцевъ; и элементарныя развлеченія, и эстетическія удовольствія, прежде незнакомыя; наконець, пробуждавшіяся потребности критики, которыя вывывались чужими взглядами иноземцевъ и готовымъ сравненіемъ. Бытовыя особенности иноземнаго обычая замізчались и перенимались прежде всего въ самомъ дворцъ. Во дворцъ являются все новыя иноземныя вещи, служившія для украшені: и удобства. Стіны покоевъ украшались ствнной живописью, гдв къ русскому содержанию прибавляются уже и иностранные сюжеты. Предметы картинъ брались изъ священной исторіи, изъ разныхъ книжныхъ сказаній (напр., Александръ Македонскій и Поръ, царь индійскій, взятые, очевидно, изъ "Александріи") и русской исторіи; изображенія древнихъ князей, московскихъ царей и патріарховъ; далве, "персоны", т.-е. портреты лицъ царскаго семейства, писанные неръдво "съ живства", т.-е. съ натуры, иноземными живописцами, а также иконописцами русскими, наконецъ, символическія изображенія временъ года, "бъти небесные", "лунное теченіе, солнде, мъсяцъ и звъзды", "четыре стихіи", наконецъ, "картины преоспективныя" (перспективныя) и "ленчафты" (ландшафты). Картины отличались уже отъ иконъ, потому что писались въ иноземномъ стилъ, и работаны были художниками иноземцами. Со времени царя Михаила иностранные живописцы постоянно выбзжали въ Москву, гдв и украшали царскій дворецъ своими произведеніями. Таковы были, наприм'връ, съ 1642 г. н'вмчинъ Детерсь, съ 1656-смоленскій шляхтичь Станиславь Лопуцкій, съ 1667—цесарской земли живописецъ Данило Даниловъ Вухтерсъ

¹) О положенін иноверцевъ въ московской Россін есть значительная литература-Укажемъ: Рущинскаго, Религіозный быть русскихъ по сведеніямъ иностраннихъ висателей XVI и XVII вековъ. М. 1871; Соколова, Отношеніе протестантивма къ Россін въ XVI и XVII векахъ. М. 1880 (большое собраніе фактовъ, но очень дурное, натянутое изложеніе); очень дельныя статьи Д. Цвётаева: Положеніе протестантовъ въ Россіи до Петра В., въ Журн. Мин. Просв. 1883, сент. и окт., и пр. Изъ несколькихъ немецкихъ сочиненій объ исторіи протестантской общини въ Россін наиболее обстоятельна кимга Фехнера, Geschichte der evangelischen Gemeinde in Moscau.

(писаний свое живописное письмо "самымъ мудрымъ мастерстюмъ"); въ семидесятыхъ годахъ—армянинъ Богданъ Салтановъ, полякъ Иванъ Мировскій, "преоспективнаго дёла мастеръ" Петръ Энглесъ, "иновемецъ анбурскія земли" Иванъ Андреевъ Валтеръ. Кромі дворцовой работы эти художники (нікоторые изъ нихъ били хорошими мастерами) обязывались учить своему искусству русскихъ учениковъ, и нікоторые изъ ихъ учениковъ пріобріми потомъ большую извістность; одинъ, Иванъ Безминъ, былъ даже за свое искусство записанъ въ московскіе дворяне 1)...

Выше упомянуто, какъ Годуновъ добивался получить удивительние часы любскаго мастера-съ боемъ, планитами и выходящии фигурами. Подобные часы были поднесены царю Өедөрү Ивановичу въ 1597, въ поминкахъ отъ императора Рудольфаэто были также часы съ перечасьемъ, съ людьми, и съ трубы, и съ накры, и съ варганы и т. п. Въ описаніяхъ царскаго добра упоминается нъсколько часовъ подобнаго рода съ разными хитрими затвями, выставлявшихся въ парадные посольскіе и другіе тріены—часы съ планитами; часы стоячіе боевые "съ знамены небесными"; часы цынбальные (у царевича Алексъя Алексъевича) -,съ цынбальцы и съ нъмцы, съ башенкою"; часы съ трубачи I со слономъ; часы — "съ перечасьемъ и съ будильникомъ нъчецкаго дъла, самые добрые", и т. д. Конечно, и всъ часы были ныецкаго дъла, и потому особенно требовались изъ-за границы часовщики, чтобы держать всв ихъ въ порядкв. Башенные часы московскаго дворца упоминаются еще въ первой половинѣ XV-го Bera :).

Давнишнюю принадлежность дворцоваго времепровожденія представляли органы, разумбется, также иноземнаго дёла. Иножиный "органный игрецъ" быль уже у Ивана III. Теперь играть ва органахъ (вёроятно, механическихъ) умёли и русскіе люди, моторыхъ при допущеніи къ этому дёлу приводили ко кресту, что быть (такому-то) у государевой органной потёхё и никакія би хитрости ему надъ государевыми органы не учинить". Въ парствованіе Алексёя Михайловина, какъ дальше упомянемь, музикальныя и другія потёхи развились какъ никогда прежде.

Въ покояхъ появилась новая мебель или "нарядъ". Въ половинъ

<sup>1)</sup> См. у Забълина, Дом. быть рус. царей, стр. 164.

<sup>3)</sup> Соловьевь, IX, стр. 486—487, напоминаеть изъ путемествія московскаго купца котова въ Персію, въ 1623 г., любопитную подробность, что въ то время какъ у мсь часовне мастера били немци, въ Персіи часовщикь биль русскій! "Въ Испани,—вишеть Котовъ,—ворота високіе, а надъ воротами високо стоять часи, а у часовь мастерь русскій". Тамъ било довольно еще и русскаго знанія.

XVII въка, вмъсто прежнихъ столовъ и скамей, входять въ употребленіе новые столы "німецкіе" и "польскіе", на львинихъ или простыхъ, "отводныхъ" ногахъ, съ "глянсомъ" и со всявими живописными украшеніями, позолотой, "вениційскими раковинами" и т. п.; входили въ употребленіе, хотя все еще ръдко, стулья и кресла теперешняго устройства, "золотные нѣмецкіе" и иные. Въ убранство дворцовыхъ покоевъ входять уже и зеркала. Какъ принадлежность туалета, зеркала были извъстны съ древняго времени; они были обыкновенно небольшія и держались вы чехлахъ или коробкахъ. И поздиве избъгали въщать зеркала, какъ вещь суетную, на ствнахъ, гдв были близко иконы или благочестивыя ствиныя изображенія. "Зеркало, — говорить Забылинъ, -- долго еще оставалось предметомъ, мало сообразнымъ съ общими въ то время понятіями о приличіи и пригожествъ въ убранствъ парадныхъ комнать; оно и въ постельныхъ хоромахъ всегда задергивалось тафтяными или другими шелковыми завъсами или же было съ затворами по кіотному"... Зеркала бывали "булатныя" и хрустальныя, и еще въ XVI вѣкѣ были въ Москвѣ не дороги; но во дворцъ и у богатыхъ бояръ бывали зеркала дорогія, большихъ разм'єровъ, съ роскошными рамами и, конечно, иноземнаго дела. Царямъ подносили зеркала "въ поминкахъ" иностранные послы и богатые гости; такъ большія зеркала поднесь царю Алексвю голландскихъ статовъ посолъ Якубосъ Борель и пр.

Въ числѣ предметовъ иноземнаго вкуса и происхожденія явились во дворцѣ рѣдкія птицы: "папагалъ" (попугай), канарейки и
под. Это опять были обыкновенно подарки иноземныхъ людей. Годунову присылалъ попугаевъ импер. Рудольфъ; царю Михаилу подносилъ этихъ птицъ англійскій гость (т.-е. купецъ, негоціантъ) Фабинъ Ульяновъ, и посолъ "князъ Иванъ Ульяновъ (Джонъ Вильянъ)
Мерикъ"; царевичу Алексѣю Алексѣевичу поднесли голланацы и
"амбурцы", Яковъ Фалденгунстръ съ товарищи, "птицу канарейку, которая на рукѣ поетъ". Въ концѣ XVII-го столѣтія канареекъ и другихъ заморскихъ птицъ можно было покупать въ
Охотномъ ряду, но еще по дорогой цѣнѣ. Въ 1686 году кто-то
поднесъ государямъ птицу "гамаюнъ": спрошенные торговые люди
Охотнаго ряда отозвались, что такой птицы не видали и цѣны ей
не знаютъ; у книжниковъ она причислялась къ райскимъ птицамъ 1).

<sup>1)</sup> См. Забълина, Домашній быть рус. царей и цариць, — откуда мы приводиль эти подробности. О райской птиць гамаюнь у Ровинскаго, Русскія Нар. картинки, Ц. 487; IV, 358, 466.

Иноземныя вещи такъ цёнились, что бояре дарили ими царя. Такъ Богданъ Матвевичъ Хитрово подарилъ Алексею Михайловичу "полукарету", Матвевъ— "карету черную нёмецкую на
дуге, стекла хрустальныя, а верхъ раскрывается на двое", царевичу Өедору—карету бархатную, около кареты письмо живописное 1).

Подобныя нововведенія проникали и въ боярскій быть XVII въка. И здъсь появились иноземныя диковинки, и вмъстъ съ ръдкими новыми вещами заходили новые вкусы, культурныя привички и образовательныя стремленія. Такъ, напримъръ, и въ боярскихъ домахъ появились портреты и вартины. Въ спискъ вещей, отписанныхъ въ казну после опалы Матвева въ 1676 г. упомянуты, напр., следующія "персоны" (или, какъ ихъ тогда называли, "парсуны"): святитель въ мантіи, два польскихъ вороля, двінадцать сивилль, бояринь Илья Даниловичь Милославскій, "Артемонь (т.-е. самь Матвевы) въ служиломъ платъе стоячей", онь же въ служиломъ платьв-поясной, дети его Иванъ да Андрей — стоячіе, "персоны німецкія", картина: "Ціломудріе, а въ правой рукт написанъ скифетръ, въ левой рукт книга", "Весна -въ рукахъ сосудъ съ травами" ѝ т. д. Въ такой же описи вещей князя Василья Васильевича Голицына, въ 1699 году, перечисляются персоны, на полотив, — внязя Владиміра Кіевсваго, царей Ивана Васильевича, Оедора Ивановича, Михаила, Алексвя, Өедора Алексвевича, въ черныхъ и золоченыхъ рамахъ, одна персона— "на цкв" (т.-е. доскъ); далъе, персоны патріарховъ, польскихъ королей и королевы, самого князя Василія, далее опять "персоны немецкія" и т. д.

Кромів "персонъ" и живописныхъ вартинъ, писанныхъ инозеиннии художнивами, конечно, въ западномъ стилів, въ царскомъ
обиходів, а затімъ обиходів боярскомъ, и навонецъ простонародномъ, являются "фряжсвіе листы", т.-е. эстампы, гравированные
на мівди и на деревів. Въ началів XVII столітія они извівстны были
подъ названіемъ "потішныхъ німецкихъ печатныхъ листовъ" и,
вакъ полагають, были извівстны еще въ XVI віввів. Въ XVII столітіи такими фряжскими и німецкими листами торговали въ
Москвів въ Овощномъ ряду, и во дворецъ ихъ повупали для царскихъ дівтей вмівстів съ игрушками: тавъ въ вомнатахъ царевича
Алексівя Алексівевича, умершаго въ 1670 году, висівло "пятьдесять рамцовь съ листами фряжскими". Забавляясь этими листами,
діти, да и взрослые получали понятіе о разныхъ предметахъ

<sup>1)</sup> Дворцовие разряди. Спб. 1850—54, III, стр. 1509, 1419.

естественной исторіи, географіи, всеобщей исторіи и т. п.; на такихъ листахъ, между прочимъ, изображалась космографія. Названіе этихъ листовъ указываеть на ихъ происхожденіе: они привозились съ запада, но наконецъ у насъ начинается и собственное печатаніе. Въ концѣ XVII вѣка "фряжскій станъ" для печатанія эстамповъ заведенъ быль въ "верхней", т.-е. придворной типографіи: въ 1676 году органисть Симонъ Гутовскій сділаль вь царскіе хоромы "станокь деревяной печатной, печатать фряжскіе листы"; въ 1680, різецъ Аванасій Звітревъ ділаль для государя на медныхъ доскахъ "всякіе фряжскіе рези". Впоследствіи у насъ стали печатать такіе листы на деревь, что и было началомъ такъ-называемыхъ лубочныхъ картинокъ... Въ царскихъ хоромахъ фражскіе листы прибивались обыкновенно въ ствнамъ гвоздиками по деревянному дорожнику, который и служиль вместо рамки, а листы съ священными изображеніями вставлялись большею частью въ рамки, а иногда листы просто наклеивались на ствны. Наконецъ являются и чертежи или географическія карты, большею частью писанныя по тогдашнему обычаю съ изображеніемъ городовъ, жителей, горъ, лісовъ и т. п. 1).

Иноземные писатели съ удивленіемъ разсказывали, что московскіе цари иногда (это было въ XVI ст.), отправляя пословъ въ чужіе края, заставляли ихъ брать издержки посольства на свой счеть, и когда одинъ изъ такихъ посланцевъ ссылался на то, что не имъетъ для этого средствъ, то подвергся ссылкъ. Это дъйствительно бывало. Не меньше удивляло ихъ другое обстоятельство. Послы, возвращаясь домой, получали обыкновенно отъ иноземныхъ государей подарки для московскаго царя, и при этомъ получали подарки и сами, лично для себя; но цари отнимали у посла и лично ему данные подарки—такъ имъ нравились иноземныя ръдкости. Впослъдствіи установился въ этомъ отношеніи правильный порядокъ: кромъ своихъ, царь отбираль изъ подарковъ послу что ему нравилось, и за это послу выплачивалась оть казны стоимость 2).

Издавна, вёроятно, бывали во дворцё разныя потёхи и зрълища, напр., бои съ медвёдями, скоморошьи представленія и т. п. Флетчеръ, въ концё XVI столётія, описываетъ тогдашніе бои съ медвёдями. Отъ временъ царя Михаила Өедоровича осталось

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подробности см. у Забълина и Ровинскаго.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Котошихинъ, гд. IV, 21 (изд. 2, стр. 41): "а чёмъ ихъ, пословъ, которой государь на отпуске подаритъ, и те дары показываютъ пребхавъ царю; и что изъ техъ даровъ понадобится царю, и то у нихъ емлеть, а за то изъ своей царской казны даетъ денгами, по оценке, что чего стоитъ".

много упоминаній о медвіжьемъ бой, которымъ царь "тішился". Выступали, конечно, бойцы ловкіе и опытные, которые брали верхъ въ борьбі; но нісколько разъ въ записяхъ говорится, что медвідь бойца "тіши (техническое выраженіе).

Еще при царѣ Өедорѣ Ивановичѣ были привезены въ Москву львы, и, вѣроятно, тогда же устроенъ былъ особый "львиный дворъ"; при Михаилѣ приведены были слоны; самоѣды пригоняли оленей. Бывали и другія зрѣлища, которыми увеселялось царское семейство: въ 1633 два московскіе иноземца тѣшили государя на дворцѣ—долгою пикою да прапоромъ и шпагами "поединкомъ", за что были вознаграждены камкой и соболями; въ 1634, стрѣлецъ тѣшилъ государя, носилъ на зубахъ бревно; въ 1645, царицынъ сѣнной сторожъ тѣшилъ государя и царевича—бился съ дуракомъ Исаемъ,—и тому подобное 1). Какъ видимъ, потѣхи были весьма первобытныя и вкусы не требовательные.

Царь Алексый быль человый веселаго нрава, но гораздо болье отца образованный, живой и любознательный, и потыхи его времени принимають уже болве изящный характерь. Къ его времени относится первое введеніе театра. Не будемъ повторять много разъ переданных в подробностей о первых в "комидійных в дъйствахъ", поставленныхъ въ царствованіе Алексъя Михайловича. Довольно отметить, какими путями они вошли въ русскую жизнь, —и въ ней окончательно утвердились. Первыми проводниками театральных вредищъ были опять иностранцы и те руссвіе посольскіе люди, которые за границей сами видывали театры. Въ 1635, русскіе послы были на такой потёхё у короля польскаго, — представляли исторію Юдиеи и Олоферна; при цар'я Алексъъ русскій посланникъ Лихачевъ наглядълся во Флоренціи такихъ диковинъ, что подробно описалъ ихъ въ своемъ статейномъ спискъ, а въ личныхъ разсказахъ, въроятно, передаль ихъ еще болъе занимательно. На флорентинской сценъ представлены были всякія чудеса—на сценъ было море и люди плавали въ малыхъ корабляхъ, другіе спускались съ неба на облакъ, выходили предивные молодцы и девицы, и танцовали, и т. д. Разсказы Лихачева несомненно должны были произвести немалое впечативніе 2). Лихачевъ и кром' театральныхъ зр'влищъ вид'влъ

<sup>1)</sup> Обо всемъ этомъ см. у Забълина, "Домашній бытъ русскихъ царей и ца-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) О томъ, что видывали наши послы за границей, см. между прочимъ подробвый разсказъ г. Брикнера: "Русскіе дипломаты-туристы въ Италіи въ XVII-мъ стольтін". "Р. Въсти." 1877, км. 3—4, 7.

много удивительнаго, видёль рыцарскія игрища, быль на балу у флорентинскаго князя, представлялся не разь княгинё—въ присутствіи дёвиць и "сённыхь боярынь", которыхь было ста съ два; онъ видёль, и отмётиль въ своемъ отчеть, что тамошнія женщины ходять—сосцы голы и на головахь нёть ничего, когда русскія женщины закутывали себя и считалось великимъ стыдомъ носить волосы открытыми. Бывали русскіе послы и во Франціи и тамъ удивлялись нравамъ необычнымъ...

Первая жена Алексъя Михайловича, Милославская, была воспитана, кажется, въ старыхъ обычаяхъ и не долюбливала новъйшихъ увеселеній; но вторая, Нарышкина, была иного нрава. Воспитанная въ дом'в Матв'вева, она уже привычна была къ иного рода обычаямъ и взглядамъ; жена Матвъева была шотландва, и въ его дом'в было уже много европейскаго въ обстановкъ и привычкахъ; это былъ вообще одинъ изъ образованнъйшихъ людей своего времени и любитель иноземнаго. Ставъ царицей, Нарышкина удивила людей стараго въка невиданной новизной — показавшись передъ народомъ съ открытымъ лицомъ. Понятно, что она не стала мешать веселымъ вкусамъ царя. Рожденіе царевича Петра (30 мая 1672) было большимъ торжествомъ. На третій день 2 іюня, царь даль боярамъ и дьякамъ пиршество, безъ зову и безъ мъсть, и можно думать, что тутъ же рвшено было устроить во дворцв постоянную комедію. Передъ твиъ завхавшая въ Москву (ввроятно, по вызову, потому что иначе трудно было пробраться ей въ московское государство) немецкая труппа уже давала представление. Теперь, 4 іюня, царь "указаль иноземцу магистру Ягану Готфриду учинити комедію, а на комедіи действовать изъ библіи книгу Есфирь и для того действа устроить хоромину вновь". "Комидійная хоромина" построена была въ государевомъ дворцъ въ селъ Преображенскомъ; но зимой вздить туда было далеко и неудобно, а на слвдующій годъ новая комидійная палата была устроена въ кремлевскомъ дворцъ. Первыми актерами были, кромъ нъмцевъ, люди Матвъева; но ихъ было мало, и въ 1673 Матвъевъ велълъ набрать изъ мъщанскихъ дътей 26 человъкъ въ комедіанты и для обученія послать въ німецкую слободу къ магистру Годфриду. "Такъ, — замъчаетъ Соловьевъ, — основалось въ Москвъ театральное училище прежде славяно-греко-латинской академіи! <sup>с 1</sup>).

<sup>1)</sup> Соловьевъ, XIII, стр. 172. Іоганнъ Готфридъ Грегори, магистръ и протестантскій насторъ, держаль школу въ нёмецкой слободі, и его сотрудниками были докторъ Блюментрость, отець знаменитаго Блюментроста, лейбъ-медика Петра В. и перваго президента академін наукъ, и докторъ Рингуберъ, оставивній издання не-

Театръ имѣль большой успѣхъ; пьесы его умножались; молодая царица и особливо царевны очень полюбили это удовольствіе, нѣкоторыя потомъ даже сами играли въ "комедіяхъ"; царевна Софья переводила Мольера. Къ этому, прямому иноземному, источнику сцены присоединилось вліяніе Кіева, гдѣ схоластическая драма перенята была изъ латино-польской школы.

О страсти царя къ иновемнымъ диковинамъ Лизекъ, секретарь цесарскаго посольства въ 1675 г., разсказываетъ въ своей книгъ слъдующій случай.

Въ посольской свить, въ числь слугь быль фовусникъ, производившій, между прочимъ, удивительныя, необъяснимыя штуки, напримъръ, онъ перекрестить нъсколько разъ ножи, и они сами собой поднимають вънки и деньги. Русскіе, видавшіе его, ръшили, что онъ чародей и морочить добрыхъ людей бесовскою силою; пословъ, уже отъвзжавшихъ домой, просили многіе оставить этого фокусника въ Москвъ, пока онъ покажеть свое искусство царю и царицъ, но послы уъхали. "По отъъздъ нашемъ слухъ дошелъ до царя, и онъ тотчасъ послалъ вслёдъ за нами генерала Менезіуса, бывшаго ніжогда посломъ въ Вінів и Римі, сь переводчикомъ, чтобы воротить въ Москву нашего слугу-фокуснива. На третій день они догнали нась въ почтовыхъ саняхъ и, объяснивъ желаніе царя, просили отпустить сказаннаго слугу и увъряли, что царь огдарить его щедро и тотчасъ отпустить назадъ. Послы предоставили ему на волю. Онъ воротился въ Москву, въ царскихъ палатахъ два раза показывалъ свои фокусы и удивиль царя и царицу. Къ намъ онъ приминулъ въ Вистервицъ, въ Моравіи, промотавши все, что подариль царь".

Навонець, стала распространяться иноземная одежда. Иностранцамъ въ Москвъ приказывали сначала носить русское платье, чтобы предохранить ихъ оть оскорбленій черни; но при Михаилъ патріархъ замътиль однажды, что въ благословляемой имъ толіть были нъмцы, кланявшіеся недостаточно низко; онъ не пожелалъ давать благословенія недостойнымъ иноземцамъ, и имъ вельно было опять ходить въ своемъ нъмецкомъ платьъ. Не смотря на то, что такимъ образомъ оно было именно выдълено какъ чужое и иновърное, нъкоторые изъ русскихъ любили носить его.

мано вобощитиня ваписки о томъ времени. Объ этихъ начаткахъ русскаго театра см. вообще: Тихонравова, Первое пятидесятильте русскаго театра, М. 1873; Алексвя Весевовскаго, Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater. Prag. 1876; А. Архангельскаго, Театръ до-Петровской Руси. Казань, 1884; А. Брикнера, Лаврентій Рингуберъ (подробное изложеніе его Relation du voyage), въ Журн. Мин. Просв. 1884, кн. 2, 396—421.

"Въ Москвъ, — разсказываетъ Олеарій, въ тридцатыхъ годахъ XVII-го въка, --живетъ князь, по имени Никита Ивановичъ Романовъ, знативищий и богатвищий изъ бояръ после царя и близкій его родственникъ, превеселый бояринъ, большой любитель нъмецкой музыки. Онъ имъетъ особое расположение не только ко всвиъ иностранцамъ, и преимущественно въ немцамъ, но даже и къ ихъ платью, такъ что построиль себъ польское и нъмецкое платье, въ которыхъ, ради своего удовольствія, и вытузжаеть иногда на охоту, не обращая вниманія на зам'вчанія патріарха... наконецъ патріархъ долженъ быль хитростію похитить у князя иностранныя платья и такимъ образомъ лишить его возможности одъваться въ нихъ" 1). Бояринъ Морозовъ, воспитатель царя Алексвя, быль также "западникъ" своего времени и еще при Михаилъ пиль нъмецкое платье царевичамъ и всъмъ дътямъ, которые воспитывались вместе съ ними. Не перечисляя другихъ примъровъ, отмътимъ еще только, что Крижаничъ задолго до Петра возставалъ противъ тяжелаго и некрасиваго русскаго платья и совътоваль "поправить сіе премерзкое обличіе свить" и пр., и что царь Өедоръ Алексвевичь, а за нимъ его придворные, носили польское платье.

Притокъ западнаго образованія им'єль и свои бол'є глубокія дъйствія. Оно больше или меньше, но расширяло умственный горизонть, и люди, воспитанные подъ некоторымъ его вліяніемъ, начинали смотреть серьезнее и глубже на окружающій ихъ міръ, на дъла государства, на образованіе, на религію. Не входя въ подробности, назовемь образованныхъ людей времень царя Алексвя Михайловича, какъ, напр., знаменитый Аванасій Ординъ-Нащокинъ, бояринъ Артемонъ Матвевъ, Оедоръ Ртищевъ, князъ Василій Васильевичь Голицынь, подьячій посольскаго приказа Котошихинъ— "мужъ несравненнаго ума" (vir ingenio incomparabili), какъ называеть его шведскій біографъ XVII стольтія. Целая пропасть, можно сказать, отделяеть ихъ оть ихъ предшественниковъ, бояръ и служилыхъ людей конца XVI и начала XVII стольтія. Ординъ-Нащовинъ, этоть знатовъ "немецкаго дела", столь любимый царемъ Алексемъ, есть по-истине замечательный государственный человёкь, для котораго "служба" есть дёло уб'єжденія, который глубоко понимаеть потребности государственной жизни и видить дъйствительные способы ихъ удовлетворенія. Онъ происходиль не изъ большого боярскаго рода, быль человъкъ средній, а дорогу открыло ему, кромъ его дарованій,

<sup>1)</sup> Олеарій, рус. пер., стр. 164.

и его образованіе, пріобрѣтенное домашнимъ образомъ, — шволъ нивакихъ не было, — и его возвышеніе наперекоръ всякимъ мѣстическимъ соображеніямъ его сослуживцевъ бояръ было уже примѣромъ, что въ самомъ государственномъ дѣлѣ право образованія получаетъ свою силу 1).

Вопросъ объ образованіи сталь наконець представляться и самому правительству настоятельнымь. Для исправленія церковнихь книгь потребовались ученые, которыхь у себя дома не было—пришлось вызывать ученыхъ кіевскихъ, не смотря на то, что они хотя и православные, внушали въ Москвъ недовъріе, потому что въ своей школъ, устроенной по латино-польскому образцу, они усвоивали извъстныя схоластическія формы, московскимъ начетчикамъ незнакомыя и казавшіяся подозрительными. Были не разъ споры и настоящія дъла о подлинности православія кіевскихъ ученыхъ, но тъмъ не менте они являлись пока единственными учителями 2).

Польское вліяніе вообще проходить разными нутями въ теченіе всего XVII віка. Никогда не было такихъ частыхъ военных встрівчь и дипломатическихъ сношеній съ поляками, какъ теперь; они были ближайшіе цивиливованные сосіди, у которыхъ можно было видіть и перенимать новые обычаи и новое знаніе. Связи съ южной и западной Россіей, политическія, книжныя, бытовыя, все возраставшія съ XVI-го віка, еще усиливали притокъ польскихъ вліяній, видоизміняемыхъ южно-русскимъ посредствомъ.

<sup>&#</sup>x27;) См. обстоятельную біографію Нащовина, г. Иконнякова, въ "Рус. Стар.", 1883, т. XI.; біографію князя В. В. Голицина, Брикнера, въ "Russiche Revue", 1878, № 9.

<sup>3)</sup> Московскіе книжники—какъ, напр., до-Никоновскіе исправители дерковныхъ чить, ставшіе потомъ родоначальниками раскола-вообще большіе невѣжды, имѣли высовое понятіе о себъ, считали себя представителями настоящаго православія, котораго не видели у самихъ восточнихъ патріарховъ. Знаменитий Аввакумъ разсказиваеть въ своей автобіографіи, что вселенскіе патріаржи ему говорили: "что де ты управъ... всв де тремя персты крестятся... И я имъ о Христв отвъщаль сице: - Всежескіе учителіе! Римъ давно упаль и лежить невосклонно и Ляхи съ нимъ же потыбли, до конца враги быша христіаномъ; и у васъ православіе пестро; отъ теми турскаго Магиета немощни есте стали; и впредь прівзжайте къ намъ јчиться; у насъ божіею благодатію самодержство, до Никона отступника въ нашей Россів у благочестивыхъ внязей и царей все было православіе чисто и непорочно, в церковь не мятежна"... Если сами вселенскіе патріархи не угодили этимъ ревнитемиь, то тамъ больше православные малороссіяне и білоруссы казались еретиками жиздетніе близости съ дяхами и кинжной датинской учености. Самъ царь колебался вежду Никоновскими исправленіями и авторитетомь Аввакума. См. въ той-же автобографін, безъ сомивнія, вірные разсказы о томъ, какъ царь искаль его благосложиія, когда Аквакумъ быль уже осуждень соборомъ.

Письменность XVII въка переполнена переводами съ польскаго, отъ книгъ научныхъ, исторій, космографій, лечебниковъ до множества повъстей, шуточныхъ разсказовъ и т. п.; знаніе польскаго языка, а иной разъ и латыни является какъ будто признакомъ хорошаго воспитанія — старшіе сыновья Алексія Михайловича, обучавніеся еще при его жизни, знали по-латыни и по-польски; мы упоминали сейчась, что входиль въ моду и польскій костюмь. Коллинсъ, англійскій врачь при цар' Алекс'в', говорить въ своей книгъ, что съ тъхъ поръ, какъ царь побывалъ въ Польшъ (въ своихъ походахъ) и увидёлъ тамошній образъ жизни, онъ сталь подражать польскому королю и кругь его понятій расширился: онъ сталъ преобразовывать дворъ, строить зданія красивъе и заводить увеселительные дома. Майербергъ предвидель, что Россія не можеть больше оставаться при старомъ невъжествъ, и полагаль, что всего ближе было ей позаимствоваться науками у ближайшихъ соседей — у Польши и Швеціи. Онъ и не совсемъ ошибся въ своемъ предвиденіи...

Жажда образованія проявляется въ теченіе посл'ядняго в'єка московскаго царства все съ большей настоятельностью. Еще во времена Грознаго знаменитый выходецъ Курбскій начинаеть учиться уже въ старыхъ л'єтахъ латинскому и греческому языку и съ жаромъ бросается къ наукѣ, которой не было въ московскомъ государствѣ; молодые люди, посланные за границу Годуновымъ, не вернулись домой; при Михаилѣ князь Хворостининъ, набравшійся новыхъ понятій, собирается бѣжать за границу; сынъ Нащокина, котораго изображаютъ человѣкомъ очень образованнымъ, и д'єйствительно бѣжалъ разъ за границу... Олеарій разсказываеть о русскомъ посланцѣ, Алексѣѣ Романчиковѣ, который былъ его спутникомъ въ Персію, какъ о человѣкѣ очень любознательномъ и даровитомъ 1).

<sup>1) &</sup>quot;Этотъ Русскій, посланний веливить вияземъ Московскимъ въ Персидскому маху въ качестве малаго посла... быль человекъ летъ 30, съ здравниъ умомъ в весьма ловкій, зналь несколько датинскихъ изреченій, противь обывновенія русскихъ нивль большую охоту въ свободнимъ искусствамъ, особенно же въ некоторимъ математическимъ наукамъ и въ латинскому языку; онь просиль, чтоби ми номогля ему въ изученів этихъ предметовь, и въ Персіи, где ми били виесте, а особенно на обратномъ пути, онъ прилежними занятіями, ностоянними разговорами и управненіемъ, въ продолженіе пяти месяцевъ сделаль такіе успёхи въ латинскомъ взикъ что могь передавать на немъ, хотя не совсёмъ удовлетворительно, но весьма повити для другихъ, свом задушевния мисли. Онъ также быстро и съ охотою уразумъть употребленіе астролябів и все то, что относится до висоти солнца, часовъ и геометріи. Нашему часовщику онъ заказаль сделать астролябію и когда, бывало, останавля вались ми на ночлегь въ какомъ-нибудь городе или селеніи, особенно же въ Астра

Народная масса и люди, выросшіе и отуп'явшіе въ традиціонномъ суеверіи, разумется, боядись иноземной науки, въ которой тотчасъ мерещилось имъ латынство и люторство или подозрительное волшебство, --- но по разсказамъ иноземцевъ, по нашимъ историческимъ памятникамъ, въ кругъ людей, нъсколько затронупих образованіемъ, мы найдемъ, напротивъ, множество примъровь любознательности и искренняго интереса въ наукъ. Первыя проявленія были по необходимости отрывочны или останавливамсь на вившнемъ перениманіи обычая, —но иначе и не могло быть. Для научной воспріничивости требуется своя подготовка, н гдв давали ее домашняя школа или счастливый случай, тамъ научное знаніе воспринималось естественно и становилось привычкой ума... Въ противность мивнію, распространяемому и донинь, что старая московская Россія твердо держалась "самобитныхъ" преданій, мы замічаемъ, напротивъ, большую податливость на иновемныя вліянія, — какъ только пробужденъ былъ нервий элементарный интересь къ новому знанію, къ новому эстетическому удовольствію, и какъ скоро умножились встрівчи и общение съ иноземцами, которые могли удовлетворять этому интересу. Таковъ быль успъхъ появившихся впервые театральвихъ зрълищъ. Царь Алексъй Михайловичъ видимо былъ совершенно увлеченъ ими; тогдашнія пьесы бывали длинныя, и у него доставало теритенья высиживать за ними по семи и, кажется, даже во десяти часовъ къ ряду. Припомнивъ обстоятельства, мы увидить, какъ велика была эта новизна. Дело было весьма сомнительное: въ прежнія времена, при первой царицъ, царь опасался музыки какъ "бъсовскаго угодія", и теперь возражаль-было противъ музыви на комидійномъ действе, но согласился, когда му свазали, что танцы, которые должны были происходить на щень, невозможны безъ музыки также, какъ безъ ногъ; позорища, по старому нравоученію, были дізмомъ столь же предосудительнымъ и греховнымъ, но онъ опять легко принялъ объяснение опытныхъ и услужливыхъ) людей, что у самихъ византійскихъ царей бытеатральныя позорища, а теперь у иноземныхъ царей и воролей они также въ обывновении. Но сволько въ прежнее, и еще недавнее, время употреблено было церковныхъ увъщаній и

тана, онъ выходиль съ этой астролябіей для упражненій на улицу и разскавиваль жанкь высоту домовъ и другихъ зданій, что чрезвычайно удивалло русскихъ, не финкциять видёть своихъ соотечественниковъ за подобними занятілии". Романчиковъ жачаль дурно: опасалсь царской опали за какія-то неисправности въ данномъ поручлія, онъ, не добажая до Москви, отравился. См. о немъ у Олеарія, стр. 486, 464, 95, 1010—11.

мъръ самого правительства для истребленія въ народь, ради аскетической морали, всякихъ увеселеній, пъсенъ, скоморошьихъ потъхъ и этой самой музыки (онъ самъ, бывало, приказываль отбирать музыкальные инструменты у обывателей и сожигать)!

Такая же легкая податливость обнаруживалась во введени разныхъ частныхъ обычаевъ, напр., польскаго платья, и даже языка. "Какъ ни казалась велика непріявнь ко всему польскому,—замѣчаетъ Костомаровъ,—въ Смутное время едва только объявлено было о воцареніи Владислава, многіе великорусскіе дворяне начали въ письмахъ своихъ и оффиціальныхъ бумагахъ писать полу-русскимъ языкомъ, сбиваясь на ладъ западно-русской рѣчи"). Майербергъ обратилъ вниманіе на то, что русскіе, хотя и очень не любили иноземцевъ, охотно повиновались иноземному военному начальству. Онъ объясняетъ это доблестями своихъ соотечественниковъ <sup>2</sup>), но здѣсь было, очевидно и другое—отдавали справедливость знанію и искусству, хотя и не долюбливали самых людей.

Не будемъ останавливаться на томъ, вакъ иноземныя вліяни отражались наконецъ на деятельности книжно-народной литературы и стараго русскаго художества, наконецъ на воззрвніях религіозныхъ. Новыя изследованія показали, вне всякаго сомненія, что при всей трудности и ръдкости сношеній съ западным міромъ умственное и поэтическое содержаніе русской старини не осталось чуждо европейскимъ вліяніямъ, что, напротивъ, русскіе охотно усвоивали новые мотивы и новые пріемы, и ум'вли перерабатывать ихъ въ своемъ духъ. Старая письменность сохраниза намъ образчики народно-поэтическихъ произведеній на разной степени ихъ развитія, —или въ формъ сырого, тяжелаго переводъ или въ формъ болъе популяризованнаго разсказа, или наконецъ въ такой чисто народной формъ, гдъ сюжеть, явно заимствованный, является со всёми чертами подлинно народнаго произведенія... Эта переработка шла видимо съ такой же постепенностью, какъ, въ гораздо болве широкомъ объемъ содержанія, происходила переработка европейских в литературных в идей и формы впоследствіи, съ XVIII века. При всей церковной исключитель-

<sup>1)</sup> Очеркъ дом. жизни и нравовъ въ XVI и XVII стол. Сиб. 1860, стр. 214.

з) "Справедливо удивится всякій, что московскій народь, привыкшій ставить на во что нноземные народы, изъ гордаго своенравія, не отказываеть въ повыновсяй нностраннымь начальникамь. Вся сила состоить въ довнянной доблести последних» (какой онь не видить у своихь)... "Заёзжему воину, въ пользу котораго говоритя молва объ его храбрости, онъ повинуется безропотно, какъ человеку, справедний поставленному выше его". Майербергь, стр. 180.

ности стараго времени, которая передалась народу и съ такой сиой высказалась потомъ въ старообрядческой нетерпимости къ самимъ православнымъ, новыя вліянія стали отражаться и въ понятихъ религіосныхъ. Въ то время, когда расколь настаивалъ на невозможномъ сохраненіи буквальной старины, въ другой чен общества стали обновляться давно заявленныя раціоналистическія мысли. Посл'єдующее развитіе религіовнаго вольнодумства, напр., дело Тверитинова при Петре, указываеть, какими путями, нежду прочимъ, возникали новыя мысли. Для ноявленія ихъ не било бы даже нужно и прямого воздёйствія протестантскихъ прозелитовъ или книгъ, --- довольно было пробуждавшейся критыки, сравненія, чтобы крайности прежнихъ исключительныхъ формъ и положеній становились видны; вольнодумство являлось оборотной стороной медали, какъ реакція старой неподвижности ил превращенія религіи въ обрядовую букву. Религіозные споры Петровскихъ временъ своимъ началомъ коренятся еще въ концъ XVII въка; уничтожение патріаршества, извъстныя излишества Петра, направлявшіяся противь і ерархических воззріній, дають ли мерку накопивнагося протеста противъ старыхъ формъ ижни, и вовсе не одного личнаго необузданнаго каприза, -- потому что въ дъйствительности Петръ оставался человъкомъ ре-THEOSHPIMP ...

Заключимъ еще одною чертой старыхъ нравовъ, принадлеващей къ этимъ отношеніямъ съ иноземцами. Старые нравы отичались больной грубостью, изъ которой не было исключенія и въ саномъ дворцъ. Въ то время, когда въ западной Европъ еще съ феднихъ въковъ стали вырабатываться болье магкія формы обдежитія, у нась продолжалась первобытная простота, которая праведливо казалась европейцамъ дивостью. Иностранные путепественники неизменно говорять о грубости русскихъ нравовъ, даже вь самомъ высшемъ классъ, и приводять весьма убъдительние примъры, которые не трудно провършть и по домашнимъ иточнивамъ. При отсутствіи образованія, при б'ядности литературы, веразвитости однихъ отраслей искусства и полномъ отсутствіи друпиъ (напр., театра), досугъ пополнялся самыми грубыми развлеченіями, изъ которыхъ главными было самое необузданное пьянство. Иностранцевъ, которымъ случалось бывать въ русскомъ обцествь, поражали на каждомъ шагу образчики этой страніной дитости, отсутствіе самыхъ элементарныхъ требованій общежитія. Примеры мы приводили раньше. — Теперь приходилось очень часто стречаться съ иноземцами и у себя дома, и въ посольствахъ ва границей, — и свои недостатки бросились наконецъ въ глаза. Дома

стали прививаться иностранные обычаи; обратили вниманіе и на посольства. Въ тѣ времена посольскія дѣла велись очень обстоятельно. Отправлять посольство было дѣло нелегкое, и ѣхать далеко, и сноситься изъ-за границы трудно, — и послу давались впередъ подробныя наставленія, какъ говорить и поступать и что на чужія рѣчи отвѣчать. Цари и посольскій приказъ знали своихъ модей и знали, что иные русскіе обычаи не похваляются иностранцами; нашли нужнымъ наконецъ позаботиться, чтобы посли умѣли держать себя прилично: до властей не разъ доходило, что московскіе люди навлекали на себя насмѣшки своей неотесанностью. Поэтому въ посольскій наказъ стали помѣщать спеціальное наставленіе—за цесарскимъ или королевскимъ столомъ не напиваться до безобразія. Бывали и другія грубости.

Въ 1613 быль такой случай. Царь Михаиль Өедоровичь велёль дворянину Степану Ушакову и дьяку Семену Заборовскому идти къ Матьяшу (Матеею) царю римскому въ посланникахъ; по случаю войны съ Литвой и Швеціей, приходилось такть черезъ Архангельскъ. Имъ поручалось вести переговоры по дъламъ съ Польшей, а если бы спросили думные люди цесарскіе о самомъ царъ, то отвъчать такъ: лъть государю нашему 18, только Богь уврасиль его царское величество дородствомъ, образомъ, храбростію, разумомъ, счастьемъ, во всёмъ людямъ онъ милостивъ н благонравенъ, всёмъ Богъ украсилъ его надъ всёми людьми всёми благами, нравами и делами, и пр. Посланники справили посольство дурно, а толмачь, взятый дома на допрось, показаль еще, что у посланниковъ никакихъ тайныхъ сношеній съ цесаревыми людьми и непригожихъ ръчей про государя не было, но посланники и люди ихъ вели себя дурно. Шла мимо Степанова двора дъвка, и Степановы люди эту дъвку ухватили и повалили, за что у нихъ съ нъмцами была драка. Нъсколько подобныхъ галантерейностей посольскіе люди устроили въ Гамбургь и въ голландской вемль, а Степань, по словамь толмача, зная "воровство" людей своихъ, отъ того ихъ не унималъ. Далее, Степановы же люди пьяные чуть пожара не сдёлали; онъ, толмачь, ихъ унималь, говориль, чтобь они, будучи въ чужой земль, такого безчестья не дълали, —а они его за это били. Да и сами Степанъ и Семенъ, послы, во многихъ мъстахъ пировали, пили и многія "простыя слова" говорили (т.-е., конечно, ругались извъстнымъ классическимъ способомъ), воторыя въ тамошнихъ земляхъ государеву именя къ чести не пристойны. Сперва цесарь хотель дать посланникамъ цепи съ своими "парсунами" (портретами), но потомъ велель портреты снять, сказавши: "слышаль я про нихъ, что они люди

простые, неученые, ничего добраго, кром'в дурости, не д'влають; прежніе послы и посланники, которые прихаживали оть московских государей, такъ непригоже не д'влывали, и такимъ безд'вльникамъ собакамъ парсуны моей давать непригоже" 1). У себя дома послы, конечно, не считались "безд'вльниками собаками", если ить дали такое большое порученіе, какъ посольство къ цесарю; теперь, однако, увидали въ Москв'в, что они были люди совствив не подходящіе.

Московскіе посланцы и самъ посольскій приказъ оказались вь глупомъ положеніи и въ дёлё сватовства датскаго королевича Вольдемара за царскую дочь Ирину Михайловну. Первому посланцу поручались (еще въ 1640 г.) развъдки о королевичъ и, нежду прочимъ, рекомендовались ненужныя глупыя хитрости. Надо было провъдать допряма про королевича "Волмера", сколько ему **гътъ, каковъ собою, возрастомъ, станомъ, лицомъ, глазами, волосами,** гдв живеть, какимъ наукамъ, грамотамъ и языкамъ обученъ? каковь умомъ и обычаемъ, и нетъ ли въ немъ какой болезни или увъчья, и не зговоренъ ли гдъ жениться, чья дочь его мать, жива ли и какъ живеть? Промышлять, чтобъ королевича Волмера видъть послу самому и персону его написать подлинно на листь или на доску, безъ приписи, прямо (т.-е. не прикрашивая), нодвуня писца (живописца), хотя бы для этого въ Датской землъ и поменивать неделю или дее, прикинувъ на себя болезнь, только бы непременно проведать допряма, во что бы то ни стало, давать не жалвя; а для приливи, чтобъ не догадались, велъть написать персоны самого короля Христіана и другихъ его сыновей. Посолъ собраль авкуратно всё свёденія, но сь портретами дёло не совсемъ удалось. Посланецъ, возвратясь въ Москву, доносилъ: присылаль за мною копенгагенскій державца Улфелть и говориль: - Слухъ до меня дошель, что ты подкупаешь, чтобъ тебъ написали портреты короля и королевичей подлинно, безъ приниси; но ты самъ знаешь, что это невозможное дёло, потому что живописецъ долженъ стоять передъ королемъ и королевичами и на нихъ глядеть; но государь нашъ на то соизволиль, велёль себя и королевичей своихъ написать и послать вашему государю <sup>2</sup>). Самое дело очень затянулось; королевичь быль въ Москве разъ, посломъ, прівхаль и въ другой, женихомъ, но "любительное великое дело" не состоялось, потому что оть него для брака съ царевной требовали принятія православія, о чемъ прежде річи

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Соловьевъ, IX, 1859, стр. 68-72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 313 и д.

не было. Невъсты онъ, конечно, не видалъ, не видалъ и портрета, — о послъднемъ ему русскіе послы еще въ Даніи сказали, что у россійскихъ государей того не бываеть, чтобъ персоны ихъ государскихъ дочерей, для остереганья ихъ государскаго здоровья, въ чужія государства возить, да и въ московскомъ государствъ очей государства возить, да и въ московскомъ государствъ очей государыни царевны, кромъ самыхъ ближнихъ бояръ, другіе бояре и всякихъ чиновъ люди не видаютъ. Но царевну королевичу бояре расписали: — можетъ быть, королевичъ думаетъ, что царевна Ирина не хороша лицомъ, такъ былъ бы покоенъ, останется доволенъ ен красотою; также пусть не думаетъ, что царевна Ирина, подобно другимъ женщинамъ московскимъ, любитъ напиваться до-пьяна; она — дъвица умная и скромная, во всю жизнь свою ни разу не была пьяна...

Немудрено, что въ посольскихъ наказахъ, среди наставленій о важнъйшихъ политическихъ дълахъ, давались и такія инструкціи, какія, напр., были даны русскимъ посламъ къ нёмецкому императору Фердинанду III, въ 1654, при царѣ Алексѣѣ. Если случится посламъ быть за столомъ у цесаря, то- "противъ цесарскихъ и ближнихъ людей словъ держати отвъть остерегательно, вакъ бы государскому имени въ чести и въ повышенью. А за столомъ посланикомъ сидети отъ цесаря вежливо и остерегательно... А дворяномъ и подъячимъ, и посольскимъ людемъ приказати накрвико, чтобъ онъ сидвли за столомъ чинно жъ и остерегательно, и не упивалися, и словъ дурныхъ межъ собою не говорили; а середнихъ и мелкихъ людей въ полату съ собою не имати, для того, чтобъ отъ нихъ пьянства и безчинства не было: а велёти имъ сидъти въ другой полатъ по томужъ стройно; а бражниковъ, и пьяницъ, и дураковъ (!) и на цесарской дворъ съ собою не  $\mathbf{HM8Tb}^{(i-1)}$ .

Это стремленіе къ иноземному знанію, усвоеніе обычаевь европейскаго общежитія и культуры, которое мы сявдили, въ общихъ чертахъ, съ половины XV въка и до конца XVII-го, есть многозначительное историческое явленіе, до сихъ поръ все еще не

<sup>1)</sup> Памятники диплом. сношеній древней Россіи съ державами иностранивми. Сношенія съ Римскою имперією. Т. III, Спб. 1854, столбець 114. Ср. Котомикива, гл. IV, ст. 21: "а будеть тоть (иностранний) государь велить имъ посломь быти у себя на обёдё, и имъ потому жъ велёно ёхать, и бывши у него за столомъ, чтобъ сидёли вёжливо, и не упивалися, и рёчи разговорные говориле остерегаяся съ вымышленіемъ; такъ же и посолскимъ своимъ дворяномъ отъ себя приказывали, чтобъ они не упивались, и сидёли вёжливо жъ и тихо, и словъ накакихъ (!) межъ себя и ни съ кёмъ не говорили".

внолив опредвленное. Оно возникало безъ всякаго чужого давленія, не было привлечено никакимъ внішнимъ господствующимъ фактомъ, какъ нъкогда вліяніе Византіи пришло съ принятіемъ тристіанства; напротивъ, оно возникло и совершалось наперекоръ труднымъ обстоятельствамъ, какія созданы были вековымъ татарстих порабощеніемъ, среди неустроенныхъ внутреннихъ отношеній, при крайнемъ упадкі просвінценія, при общественно-политическихъ порядкахъ, недалекихъ отъ только-что кончившагося татарскаго рабства. Это стремленіе къ иноземному не было также ваниодвиствіемь двухь равныхь сторонь, а только одностороннить заимствованіемъ. Въ области знанія, искусствъ, быта, еврорейскій западъ и тогда, какъ долго послів, ничего не заимствовыть у нась; единственный интересь его быль чисто матеріальный, когда въ торговыхъ сношеніяхъ онъ получаль изъ Россіи сирыя произведенія нашей страны, или когда въ связяхъдипломатическихъ пользовался матеріальными силами Россіи въ своихъ разсчетахъ, какъ, наприм., въ войнахъ противъ татаръ и турокъ и г. п. Напротивь, мы брали съ запада и произведенія его промыгловъ и искусства, и его умственное содержаніе; и заимствованіе по сь любопытной постепенностью, указывающей на органичекій характерь явленія. Потребовалось сначала удовлетвореніе анихъ элементарныхъ нуждъ государства и царскаго двора: нужны ыли пушки, нужны были постройки для укрыпленія столицы и ия величія царственной обстановки, нужны были р'вдкія иноземня издёлія. Но вскор'в потребности усложняются и къ заимствовніямъ чисто матеріальнымъ присоединяются интересы умственаго характера: явилась забота, чтобы сами русскіе выучивались ноземнымъ мастерствамъ; нужно (уже черезъ сто лътъ по изобръенін книгопечатанія!) завести у себя типографіи, потому что при ерепискъ священныя книги невозможнымъ образомъ портились; дне пушки не помогали плохому войску, нужно было выучить то правильному военному строю и для этого опять надо звать ностранцевъ. Въ царской библіотекъ накопилось разными путями ного редкихъ греческихъ и латинскихъ книгъ — интересно бы тать, чт. заключается въ этихъ книгахъ: въ этомъ поможетъ ызванный изъ-за границы ученый грекъ или взятый въ плвнъ ченый немецкій пасторь; грекь и немецкій пасторь выучатся о-русски и имъ можно поручить самый переводъ особенно любоыныхъ книгь, а также и другихъ важныхъ сочиненій, какія сть у иноземцевъ. Начинаются сношенія съ иноземными двоами — нужны толмачи; русскимъ негдъ учиться иностраннымъ грамотамъ и языкамъ", а изъ иноземцевъ, живущихъ въ Москвъ.

многіе уже хорошо выучились по-русски и они служать переводчиками, а иной разъ и сами бывають посланниками и гонцами, которымъ поручаются дипломатическія діла; ученый докторъ будеть читать царю въ переводъ иностранную газету. Въ Москвъ, вслъдствіе многократнаго призыва иноземцевь, образуется иноземное гніздо, къ которому примыкають вызываемые вновь; здісь ведутся цъликомъ иностранные обычаи. Русскіе посланцы насмотрымсь такихъ же обычаевъ за границей; многое въ этихъ обычаяхъ странно на первый взглядъ, но поучительно и занимательно, и не проходить много времени, какъ обычаи мало-по-малу прививаются и на русской почвъ. Въ средъ самихъ русскихъ являются любители, которымъ нравится иноземная книга, инструменть, картина, музыка, а всего больше иноземныхъ ръдкостей собирается въ самомъ дворцъ. Живой характеръ и любознательность царя Алексъя дълають то, что во дворецъ проникають наконецъ такія вещи, о которыхъ прежде страшно было и подумать, -- вещи, на которыя церковь налагала самыя строгія запрещенія и проклятія, тамъ раздается немецкая музыка, происходить театральное эрелище... Изъ дворца иностранныя новизны смёло идуть въ боярство, а затъмъ и въ самый народъ. Иностранная стихія широко распространяется въ различныхъ областяхъ жизни, и въ обществъ XVII въка есть уже не мало людей, кръпко убъжденныхъ въ пользв иноземнаго ученія --- людей, чисто русскихъ по основному характеру своихъ взглядовъ, но вмёстё знатоковъ "нёмецкаго дёла", высоко цёнящихъ мірскую науку и очень мало похожихъ на своихъ предковъ XV-XVI въка: такіе люди становятся теперь ближайшими советниками государей.

Очевидно, въ умахъ совершается цёлый переворотъ: то, что дёлается въ концё XVII столетія, было немыслимо не только въ XV—XVI вёке, но и при царе Михаиле; переворотъ совершался медленно, но неудержимо въ теченіе двухъ столетій, и съ каждымъ поколеніемъ новое направленіе умственныхъ интересовъ в обычая утверждалось крепче и захватывало более широкую область. Иноземная стихія новаго знанія и культурнаго обычая, собственно говоря, была глубоко антипатична тому складу національности, какой образовался въ теченіе татарскаго ига, въ века религіозной исключительности и умственнаго уединенія отъ Европы: — западный иноземецъ, какъ человекъ поганой вёры, быль едва терпимъ; при проёздё иноземнаго посла крестьяне отврещивались и прятались въ избы какъ отъ нечистаго духа; царь обмывать руки, послё того какъ допускалъ къ рукё иностранныхъ пословъ, и т. д. Такимъ образомъ, притокъ иноземной стихіи не могь не

вывывать протеста: иновемцевъ чуждались, въ собственной русской жизни расколъ былъ вообще протестомъ Руси XV — XVI въка противъ наплывавшихъ нововведеній, --- но ничто не остановило этихъ нововведеній. Протесть явился, напротивъ, и съ другой стороны: Крижаничь негодоваль на присутствіе иноземцевъ въ Россін; думаль, что не следовало позволять имъ иметь дома, скизды, не следовало пускать ихъ купеческихъ агентовъ и пр. Онь негодоваль, что вездё на плечахь у славянь сидять чужеземцы-нёмцы, жиды, армяне, греки и т. д. и кровь изъ нихъ висасывають. "Превренію, — говорить онь, — съ какимъ обращаются съ нами иностранцы, укорамъ, которыми они насъ осыпають, первая причина есть наше незнание и наше нерадвије о наукахъ, а вторая причина есть наше чужебъсје ни глупость, вследствіе которой иностранцы надъ нами господствують, обманывають нась всячески и делають изъ нась все, то хотять, потому и вовуть нась варварами". Славянскій патріоть не видёль только, что вторая причина есть только следствіе первой, что при своемъ "нераденіи о наукахъ" обойтись безъ помощи иностранцевъ было невозможно. Наиболее просвещенные изъ русскихъ людей XVII-го въка именно и стремились въ усвоенію науки.

Это было такое же свидётельство національной жизненности и силы, какимъ въ свое время было собираніе московскаго государства. Это быль именно глубокій инстинкть народа, европейскаго по своей природё, но надолго оторваннаго и отставшаго отъ свропейской умственной жизни и теперь искавшаго усвоить потерянное и стать участникомъ и наконецъ, въ будущемъ, самостоятельнымъ дёятелемъ въ этой жизни, представляющей собою изсий результать умственной и общественной работы человъчества.

Мы замітили, что исторія этихъ, сначала внішнихъ и инстинктивнихъ, потомъ сознательныхъ поисковъ за европейской образованностью до временъ Петра, могла бы составить любопытную и воучительную внигу (и желательно, чтобъ она была написана); но и при тіхъ фактахъ, которые теперь собраны и боліве или меніве общемзяйстны, вначеніе діятельности Петра Великаго опредізмется ясно. Реформа была именно величайщимъ созданіємъ XVII-го віка. Ел грандіозная широта, эпергическое исполненіе загрыли для современниковъ, и надолго заслонили для потомства, ел историческіе ворни и связи съ прошедшимъ. Теперь эти связи становятся наглядными: для всёхъ отраслей діятельности

Петра найдутся параллельные начатки въ московской Россіи. Заботы объ устройствъ войска по европейскому образцу предшествовали временамъ Петра леть за сто; объ основании флота думаль его отець, уже строившій корабли для морского плаванія (въ этомъ самъ Петръ признавалъ себя только болве счастливимъ продолжателемъ дѣла отца); забота открыть окно въ Европу была мыслью многихъ царей раньше его, которые именно стремились къ Балтійскому морю; забота о томъ, чтобы сами русскіе перенимали иноземную науку, также проявлялась въ теченіе XVII-го въка; иностранные обычаи, одежда, языкъ гораздо раньше его пронивали уже въ царскій дворецъ и въ общество; самый его разгуль не быль новостью-царь Алексей зналь "чась потехе", и потвивлся очень усердно, и т. д. Словомъ, и въ крупныхъ государственныхъ дёлахъ и предпріятіяхъ, и въ нравахъ и обычаяхъ найдутся ближайшія родственныя черты стараго и новаго времени, и въ цёломъ, реформа является выполненіемъ той программы, которая созръвала въ чувствъ и сознаніи лучшихъ умовъ XVII-ro столътія.

Была только одна громадная разница. Въ Петръ явился историческій діятель съ геніальнымъ пониманіемъ и страшной энергіей; то діло, которое прежде велось людьми двойственными, боявливыми, было теперь въ рукахъ сильнаго и цельнаго человъва, и его трудъ затмилъ все предпествовавшее. Онъ самъ отправился смотреть ту Европу, на которую прежде смотрени издали и нервінительно; онъ самъ двлаль ту работу, которая была необходима для усвоенія промысла и знанія; онъ сомель съ своего вивантійскаго трона и вившался въ рабочую массу, и небывалое зрълище такого царскаго труда прибавило къ его дълу могущественное впечатление нравственное. Впервые, поставлень быль общей обязанностью -- долгь передъ "отечествомъ"; впервые признано было высшей властью право и достоинство Правда, въ первое время эта наука понималась только въ ея внъшнемъ утилитарномъ примъненіи, --- но и не могло быть иначе; деломъ следующихъ поколеній было совнать и указать ся высокое идеальное значеніе.

Разъясная внутреннія основы бытовой исторіи XVII-го віка, Соловьевь замінаєть, что въ то время доживался богатырскій періодъ народной живни, періодъ, когда еще дійствовали первобытныя силы, могучія, но не сдерживаемыя, не устроенныя и не направленныя воспитаніемъ. "До тіхъ поръ, пова мы не перенесемся въ то время и не взглинемъ на Никона, какъ на богатира въ патріаршеской митрі и саккосі, до тіхъ поръ это явленіе останется для насъ загадочнымъ... Въ соотвітствіе богатырю-патріарху, XVII-й вікъ выставляеть намъ богатыря-протопопа"—въ муз Аввакума— "вслідствіе несдержанной силы ставшаго заклятиль врагомъ Никона и расколоучителемъ". Можно добавить, что посліднимъ отблескомъ древняго богатырства—уже на переходії свропейскому образованію и въ первому широкому проявленію винональности—стоить богатырь-царь, въ лиції Петра Великаго.

А. Пыпинъ.

## современный русскій романъ

ВЪ

## ЕГО ГЛАВНЫХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХЪ

I.

## КРЕСТОВСКІЙ (псевдонимъ).

## IV. Послъднее десятильтие\*).

Послѣ "Большой Медвѣдици" наша писательница не возвращается болѣе къ прошедшему, къ "провинціи въ старые годи"; ее захватываеть настоящее, въ особенности одна сторона настоящаго, самая печальная, самая гнетущая. Подъ вхіяніемъ, быть, можеть, этого гнета Крестовскій пишеть меньше прежняго, ограничивается небольшими очерками, часто — и чѣмъ дальше, тѣмъ чаще — вращающимися около одной и той же тэмы. Эта тэмъ намъ отчасти уже знакома — но теперь она выдвигается на первый планъ, все больше и больше налагая свою печать на дѣмъ тельность автора. Передъ нами проходить новый рядъ Озериныхъ не устоявшихъ противъ "искушенія", Шатровскихъ, не выдеръ жавшихъ "испытанія", Верховскихъ, промѣнявшихъ мечты и порывы на узкую заботу о личномъ счастьѣ; главная разница сравнительно съ прежнимъ, состоитъ въ томъ, что паденіе проискодить теперь съ большей высоты, а слѣдовательно и боль

<sup>\*)</sup> См. выше: февраль, 789 стр.

уродуеть унавнихь. Мы видимъ людей, внезапно перескакивающихъ или незамѣтно перебирающихся съ одного берега на другой, но въ обоихъ случаяхъ одинаково легко забывающихъ или одинаково усердно старающихся забыть свое прошедшее; мы видимъ различные фазисы и формы отступленія или отступничества, отъ робкаго примиренія съ дѣйствительностью до беззастѣнчивой эксилуатаціи ея. Скорбный листъ широко распространенной больни ведется писательницей изъ года въ годъ, ведется ею съ глубовою скорбью, безъ надежды не только на выздоровленіе больныхъ — невозможное уже потому, что они сами его не желають, —но и на скорое устраненіе бользнетворныхъ условій.

Безусловно господствующимъ указанный нами мотивъ въ творчествъ Крестовскаго становится, впрочемъ, не сразу. Первые листи "Альбома", относящіеся къ началу семидесятыхъ годовъ, пронивнуты еще темъ реализмомъ, струю котораго мы проследили въ некоторыхъ произведеніяхъ предъидущаго періода ("Въ ожиданіи лучшаго", "Домашнее діло", "Недавнее", "Первая борьба"). "У фотографа", "Въ судъ", "Риднева" — это сцены изъ новой жени, сохранившей старую подкладку, изображенія новыхъ цевтковъ, выросшихъ на болотистой по прежнему почев. Чемъ меньше размерь картины, темъ больше бросается здесь въ глаза мастерство живописца. Небольшой очеркъ, озаглавленный: "Въ судь", одинавово поражаеть богатствомъ матеріала и искусной его грушпировкой. Контрасть между глубокой серьезностью процесса и мельо-легьомысленнымъ настроеніемъ присутствующей публики обрисованъ немногими, но меткими чертами; на общемъ фоне виделяются законченныя, не смотря на всю бытлость разсказа, фигуры подсудимаго, его жены, его защитника. Праздныя ръчи праздныхъ эрителей — точно рамка, въ которую вставлена потрясающая драма. Ни одного лишняго слова, ни одной изысканной фразы; несколько даконическихъ описаній, рядъ отрывочныхъ, перекрещивающихся между собою разговоровъ, короткій разсказъ о томъ, что предшествовало процессу, фотографическій снимокъ сь двухъ-трехъ моментовъ судебнаго следствія—и въ результате необикновенно цельное, живое впечатленіе. "Лауновъ (защитникъ) онибался въ разсчетв на присяжныхъ. Они не читали Дюма fils, не разбирали оттвиковъ сердечныхъ отношеній, и къ тому же слишкомъ устали: половина ихъ только-что высидёла на этихъ же мъстажь пять дней другого сложнаго дъла. Они не предлаган вопросовъ. Купцы вздыхали отъ жары, чиновниковъ занималь скандальчикъ, они улыбались; одинъ изъ военныхъ надёлъ pince-nez, чтобы лучше разглядьть madame Копылову (жену под-

судимаго). Крестьяне слушали угрюмо, презрительно равнодушние къ трескотив женскихъ разсказовъ, къ женскимъ слезамъ, и, потупивъ головы, смотръли на столъ доказательствъ". Кто бываль въ провинціальных судахъ, тоть наверное найдеть въ этой картинъ знакомыя черты — и заранъе станетъ ожидать обвинительнаго приговора, особенно въ виду совнанія подсудимаго... Защитникъ только - что собирается отвінать прокурору; подсудимий вдругь встаеть и, перегнувшись черезь решетку, трогаеть защитника за плечо, съ словами: "пожалуйста, покороче!"... "Лауновъ потерялся. Онъ приготовилъ блестящее вступленіе; оно пропало. Присяжные развлечены, публика развлечена; нужно время, чтобы овладъть ихъ вниманіемъ... Пропало все, не только вступленіе, не только красноречіе, но и самый смысль дела. Заколдованная, проклятая минута тупого охлажденія! Такія минуты бывають, н человъкъ противъ нихъ безсиленъ... Лауновъ это почувствовалъ, поняль вполнъ, когда заговориль (надо же было, наконецъ, начать!)-поняль, взбёсился, и сбился еще хуже. Онъ возненавидель своего кліента, поняль и это, старался возбудить себя, "проникнуться" — и слышаль самь, что говорить что-то холодное, нескладное, пошлое... Онъ терзался. Вызывающіе, тревожные, сантиментальные взгляды женщинъ кололи какъ булавки, не давали опомниться... Все пропало, репутація пропала. Посл'є такой защиты ужъ нечего надвяться, что когда-нибудь, ну, въ какомънибудь политическомъ процессв... Все это летало въ его головь, а онъ говорилъ, говорилъ, дожидаясь, что, можетъ быть, хотъ въ концу, "это" какъ-нибудь придетъ... Ничто не пришло. Онъ говориль о несбывшихся надеждахь, о заблужденіяхь страстей, объ испорченности нравовъ, отъ которой — мы недавно видъли примъръ! — падаютъ государства; коснулся литературы, коснулся среднихъ въковъ, и вдругъ, взбешенный, закончилъ воззваніемъ въ милости всепрощающаго Творца"... Изъ-за остова защити не проглядываеть ли здёсь личность самого защитника? Адвокать, для котораго главное--- не подсудимый, а громкое дело, не исходъ процесса, а ораторскій усп'яхъ, --- адвокать, возмущающійся сознаніемъ подсудимаго, требующій, вопреви его интересамъ, судебнаго следствія, чтобы не потерять заране разсчитанных источниковъ эффекта—такой адвокать можеть построить красивый воздушный замокъ, можеть даже очаровать имъ слушателей, но только подъ однимъ условіемъ: если не случится ничего непредвиденнаго, если бравурная пьеса до конца будеть разыграна какъ по нотакъ. Пускай подуеть легкій вітерокъ, пускай неожиданная комбинація обстоятельствъ заставить пропустить хоть одинъ такть заученной

мелодін-и воздушный замокь разсвется безследно, виртуозь обратится въ робкаго, неумълаго ученика, изнемогающаго подъ тяжестью непосильной задачи... Присяжные, постановивь приговоръ, возвращаются въ залу заседанія. "Зала была полна, ярко освещенная. Золото, отни, врасные отливы, пестрые наряды женщинъ, оживленное волненіе торопливой толпы-все сіяло, все смотріло праздникомъ. Въ полъ загремели ружейные приклады, глухо стукнула ступенька за ръшеткой. Минуты тянулись страшно долго. Коныловъ взошелъ и оглянулся вругомъ. На его губахъ дрогнула ульбка; онъ, въроятно, подумаль, что для него устроенъ этоть праздникъ... Прячась за спинками скамеекъ, сверкали бинекли"... Кто читаль "La fille Elisa", Эдмона Гонкура, тоть невольно вспомнить аналогичную сцену, которою начинается французскій романь. Для нашей писательницы это воспоминание неопасно, потому что она употребляеть боле простыя средства—и достигаеть ими той же цёли. Отивтимъ еще одну черту, стоющую длинной характеристиви. Пріятельницы madame Копыловой, вызванныя въ свидътельницы, на судъ вторили ея показанію, "разсвазывали исторін" про Конылова, но за дверьми залы, въ корридорахъ, пустились въ откровенность; слишкомъ ужъ лестно было для нихъ, вавъ "мелвихъ особъ", сделаться на несколько минуть предметомъ вниманія "общества" — и онъ платять за это вниманіе, раскрывая всю подноготную своего "друга". Ихъ жадно слушають, около нихъ собирается избранный кружовъ; но когда одна изъ нихъ обращается къ слушательницѣ, что поважнѣе, съ любезнымъ приглашеніемъ присъсть, "дама, которой это было предложено, простоявшая болъе получаса, величаво отвернулась и ушла". Общей страсти въ сплетиямъ удалось водворить равенство лишь на минуту; вакъ только удовлетворено любопытство, всё спёшать разместиться въ обычномъ порядке на ступеняхъ общественной лестницы.

Въ сценъ суда надъ Копыловымъ новое провинціальное общество—опять уже успъвшее заснуть, но не такимъ глубокимъ п спокойнымъ сномъ, какъ прежде — является только въ бъгло очерченныхъ силуэтахъ; въ другихъ частяхъ "Альбома", въ позднъйшихъ этюдахъ Крестовскаго оно выступаетъ на сцену въ лицъ фигуръ болъе законченныхъ, болъе рельефныхъ. Страсти, стремвенія, цъли остались, большею частью, тъ же—существенно измънились, зато, формы и средства. Мадате Бълушева ("У фотографа")—такая же заботливая мать, какъ Катерина Михайловна Воронская ("Кто-жъ остался доволенъ") или госпожа Хлопова ("Анна Михайловна"); задача у нихъ общая— "пристроить" дочь

или сына, но теперь исполнение ея дается гораздо труднее, хотя Таля Бълушева вполнъ раздъляеть желанія своей мамани. Жениховъ стало меньше, ихъ нужно ловить чуть не на лету, завидывать словами, подкупать бойкостью рёчи, мнимою откровенностью и прямотою — если нельзя подкупить чёмъ-нибудь боле существеннымъ. Подкупъ последняго рода пускается въ ходъ, съ полною безцеремонностью, Александриной Нельчинской ("Учительница"); ея бракъ съ Драгаевымъ разсматривается объими сторонами какъ коммерческая сдёлка. "Оба хорошо понимали — Александрина, что Драгаеву хочется имъть Становищи, Драгаевъ что тридцатильтней девице, уже играющей въ карты, хочется замужъ. Говорить объ этомъ было совершенно излишне, такъ же кавъ уверять или разбираться въ любви. Это чрезвычайно облегчало отношенія". Для соединенія этой пары понадобилась, по старому, сваха (Barbe Шеванова), но самый процессъ сватовства отличается новизною. Прежде сватовствомъ устраивалась свадьба . — здёсь свадьба была рёшена помимо и раньше сватовства, и свахъ оставалось только съиграть роль нотаріуса, т.-е. закръпить, cornacieмъ madame Нельчинской, заранве опредвленныя условія неписаннаго брачнаго договора. Договоры этого рода заключались у насъ, конечно, и въ "доброе старое время". Жизнь и прежде шла въ разръзъ съ теоріей, признающей формальные contrats de mariage достойными только "гнилого запада"—но въ регулированіи имущественныхъ отношеній между будущими супругами активное участіе принималь обыкновенно одинь женихь; за невъсту дъйствовали ея родители или родственники. Теперь практичность Александрины Нельчинской или Клеопатры Павловны ("Здоровне") едва-ли составляеть исключение. Съ одной сторовы это, пожалуй, прогрессь, или, лучше сказать, признакъ прогресса — признакъ большей самостоятельности женщинъ; но когда вся перемъна исчерпывается болъе яснымъ пониманіемъ и болъе бдительнымъ охраненіемъ своего личнаго, формальнаго права, то внутренняя ея ценность должна быть признана довольно сомнительною. Таля Бълушева, Александрина Нельчинская, Клеопатра Павловна очень энергичныя девицы—но ведь энергична, по своему, была и Надина Гранскова ("Кто-жъ остался доволенъ?"), въ погонъ за Воронскимъ. Разница между представительницами поволеній, отстоящихъ другь отъ друга на четверть вева, заключается въ томъ, что Надинъ Грашковой, кромъ замужства, некуда было дъваться, а передъ преемницами ея все же открыто нъскосью дорогъ, хоть и не особенно удобныхъ. Онъ это отлично внаютъ, но предпочитають держаться стараго пути, какъ наиболе пріят-

наго и выгоднаго. "Только и слышишь, —восклицаеть mademoiselle Выушева: — экзаменъ туда, экзаменъ сюда. Скоро, право, можно будеть всю Россію поврыть одной крышей: женская академія... Я ничего не името противъ женскаго труда, но какого? Нужно прежде оценить себя, а потомъ рваться впередъ. Таланты не такъ обильно на землъ разсыпаны... Иногда, конечно, бываеть нужда. Ну, пусть он в и идуть трудиться въ буквальномъ смысл в " - т.-е. трудиться въ качествъ горничныхъ, кухарокъ. Итакъ, единственный мотивь къ труду-это нужда, а лучшая, или даже, пожалуй, единственная законная его форма-та, которою могуть воспользоваться mesdemoiselles Белушевы. Отсюда антипатія последнихъ къ другимъ формамъ женскаго труда отсюда хладнокровіе, съ которымъ Александрина Нельчинская жертвуетъ Зинаидой Николаевной, чтобы обратить ея мъсто въ награду за удачное сватовство; отсюда злорадство, съ которымъ Клеопатра Павловна принимаеть трудовыя деньги Соколовской.

Само собою разумъется, что Тали Бълушевы, Александрины, Клеонатры — произведенія той среды, въ которой, подъ вліяніемъ крвпостныхъ преданій, безділье до сихъ поръ считается привилегіей избранныхъ, трудъ-достояніемъ черни. Восшитаніе въ этой средв сплошь и рядомъ налагаеть неизгладимую печать даже на твхъ, кто рано освободился, повидимому, изъ-подъ ея власти. Риднева (разсказъ того же имени, въ "Альбомъ") вышла замужъ, по любви, за хорошаго, развитого человека; она искренно хочетъ сделать его счастливымъ, подняться до его уровня — но крылья у нея подръзаны привычкой къ праздности и роскоши, она остается "барышней", не умфеть ни примириться съ обстановкой, ни жить одною жизнью съ мужемъ. "Балованное дитя, она могла покоряться необходимости, но покорялась ей какъ случайному, временному; она трудилась по-неволь, но не пріучалась въ труду, со всякимъ днемъ больше ненавидела трудъ... Она была всяжеланіе принесть себя въ жертву, при полнівшей неумізлости на самую простую услугу". Чемъ-бы окончилась супружеская жизнь Ридневыхъ-объ этомъ можно только догадываться; Ридневъ умираетъ, его вдова остается безъ всякихъ средствъ късуществованію. Она ділается актрисой, сначала только для того, чтобы содержать себя и дочь; но ей нравится успъхъ, нравится нервное возбужденіе-она не повидаеть сцену даже тогда, когда ее заставляють играть въ опереткахъ Оффенбаха. Въ моментъ нашего знакомства съ нею-въ городе N., куда она пріёхала за полученіемъ несуществующаго насл'єдства, — она еще в'єрна паити мужа, въ ней не исчезли еще следы лучшихъ сграницъ ея

прошедшаго; и все-таки мы чувствуемъ, что она не устоитъ въ последней, решительной борьбе. Слово: "войдите", которымъ за-канчивается разсказъ, не могло быть произнесено Ридневою безъ сильнаго внешняго гнета — но при наличности этого гнета не могло не быть произнесено ею.

Въ обществъ, туго поддающемся новизнъ и сохраняющемъ, подъ покровомъ наружныхъ превращеній, большой запасъ внутренней косности, неизбъжно должны встрвчаться такъ-называемыя "переживанія" — т.-е. явленія, всеціло, повидимому, принадлежащія другому времени, другой, исчезнувшей обстановив. Приживалки и приживальщики, напримеръ, выросли у насъ на почве старыхъ пом'вщичьихъ нравовъ, выработанныхъ крепостничествомъ; а priori можно было бы заключить, что въ настоящую минуту существують развъ немногіе, вымирающіе экземпляры отжившаго типа, что никто болве не приходить къ нимъ на смвну. Остановиться на этомъ заключеніи, значило бы, однако, не разглядіть стараго содержанія подъ новой формой. Barbe Шеванова (въ "Учительницв")—это прямая наследница Анны Өедоровны ("Въ ожиданіи лучшаго"); ея задача, правда, трудніве, потому что ей нужно создать положеніе, въ прежнія времена всегда готовоено самое положение отъ этого не изменяется, какъ не изменились и причины, заставляющія искать его. Барскія замашки безъ барскихъ средствъ, любовь къ комфорту, безъ уменья и желаныя добывать его трудомъ, готовность отказаться отъ собственнаго достоинства, принизить собственную личность-воть условія, при которыхъ возможны кандидаты на "приживальство"; а въ этихъ условіяхъ у насъ до сихъ поръ ніть недостатка. Предложенію соотвътствуеть и спросъ; охотнивовь купить, по дешевой цънъ, нвчто среднее между слугой и другомъ находится твиъ больше, чвиъ упорнве держатся традиціонныя понятія о разныхъ "родахъ людей", о привилегированныхъ "избранникахъ", къ которымъ причисляль себя герой "Первой борьбы". Приживалки, какъ н прежде, сплошь и рядомъ тянуть за собою свое потомство, тянуть его подъ вдіяніемъ той разновидности родительскаго чувства, для которой у нашихъ соседей существуеть меткое прозвище: Affenliebe. Насколько Анна Оедоровна заботилась о своей слишкомъ удачной Полинъ, настолько госпожа Шеванова заботится о своемъ неудачномъ Борисв; но въ способв, которымъ устраивается судьба последняго, отражается уже вліяніе новаго времени. Въ былое время Драгаевъ заплатилъ бы за услугу, оказанную ему Шевановою, предоставивь ея сыну местечко за своимъ столомъ и уголокъ въ своемъ домъ; теперь онъ предпочилеть расплатиться на чужой счеть—и сажаеть никуда негоднаго ,недоросля изъ дворянъ" учителемъ въ земскую школу.

Подобно тому, вакъ не перевелись приживальщики и приживалки, не перевелись и многія другія, знакомыя намъ категоріи "униженныхъ и осворбленныхъ". Положеніе Авдотьи Андреевны ("У фотографа") отличается отъ положенія Клавдиньки ("Свободное время") или Анночки ("Стоячая вода") только тёмъ, что она больше совнаеть его тяжесть и можеть сравнивать его съ совершенно другимъ прошедшимъ. Было время, когда свъжій, молодой кружовъ называль ее "славной барышней", находиль ее жизой, милой, умной; теперь этому не хотять върить--- не хотять върить именно тъ, кто способствовалъ обращению ея въ безжизненную, рано отцветшую старую деву. А положение матери Верягина ("Альбомъ"), вогда она осталась одна съ Машей у Ставровыхъ -четь оно лучше положенія старушки Мостковой ("Старый портреть, новый оригиналь")? Превращение изъ полноправнаго члена семьи въ горничную - Сандрильонку, такъ ловко совершаемое Отавровыми надъ Машей, не стоило имъ, по всей въроятности, даже укоровъ совести, потому что готовымъ оправданіемъ ему служила формула, зав'ящанная "мудростью предковъ": "всякъ сверчовъ знай свой шестовъ". Хорошо еще, когда тотъ, кого стараются унизить, обладаеть достаточной силой противодъйствія, котя бы только пассивнаго — какъ напримъръ Анна Васильевна въ "Свиданіи"; онъ можетъ тогда не замічать униженій и сповойно идти одною изъ техъ новыхъ дорогъ, существование воторыхъ составляетъ безспорное преимущество настоящаго передъ прошединимъ. Только легко ли выбраться на такую дорогу, легко л удержаться на ней подъ дамовловымъ мечемъ "случайностей" въ родъ той, которая ставить Бориса Шеванова на мъсто Зинанды Николаевны или внезапно кладеть конецъ деревенскимъ предпріятіямъ Табаева ("Свиданіе")?..

"Переживанія" попадаются, какъ и следовало ожидать, не въ одной только среде "вабитыхъ людей". Посмотрите, напримерь, на Николая Дмитріевича Меняева ("Риднева"). "Это быль богатырь, какіе опять начинають появляться. Десятокъ леть назадь они, кавалось, неревелись совсёмъ. Теперь опять можно встретить юношей цевтущихъ, сытыхъ, удалыхъ, просто решающихъ вопросы жизни или, еще проще, не признающихъ существованія никакихъ вопросовъ. Это — богатые соками отпрыски стараго древа, казалось бы, срубленнаго подъ корень. Правда, ихъ листва какъ будто переменила форму; но говорять, что это случается и съ настоящими деревьями, между тёмъ какъ свойство ихъ остается все то же. Дъло не въ наружности. Новые богатыри, какъ ихъ предки, упражняются въ конскихъ ристаніяхъ, веселять сердца свои за чашами, гнуть кочерги, боятся грамоты и быоть посуду, потому что не позволено бить лакеевъ". Витеств съ типами, переживають или воскресають обычаи, нравы; разговорь светской молодежи въ провинціальномъ салоне Натальн Алексвевны ("Здоровые") съ такимъ же точно правомъ могъ бы быть отнесень къ началу сороковыхъ годовъ, какъ и къ началу восьмидесятыхъ. Само собою разумвется, что вся эта упорно держащаяся, мъстами даже растущая и цветущая старина не исключаеть новизны-въ особенности новизны, искусно приспособилощейся къ даннымъ условіямъ минуты. Провинція, какъ и столицы, приняда съ распростертыми объятіями вновь явленныхъ "благотворительныхъ барынь", въ родѣ madame Муновской ("Вѣра") или madame Городницкой ("На вечеръ"). Она сдълалась поприщемъ быстрыхъ усивховъ для Чериевскихъ ("Здоровые"), соединившихъ въ себъ исполнительность стараго чиновника съ легвовъсностью присяжнаго слушателя оффенбаховскихъ оперетокъ. Она стала производить въ изобиліи и либеральничающихъ, до поры до времени, земскихъ дъятелей (Драгаевъ въ "Учительницъ"), н дёльцовъ, съ слезой умиленія и краснорівчиво - сантиментальной фразой запускающихъ руку въ чужой карманъ (Ещещий въ "Ридневой"), и спекулянтовъ на мелкія страсти заскучавшей и снова опустившейся публики (Либмейеръ, "У фотографа"). Изъ расврывшихся щелей вылъзли всякія мошки и букашки, прославляя благопріятную для нихъ погоду. "Знаете, — говорить Либмейеръ Аярову, -- общество опять оживляется. Лёть шесть-семь назадъ ужъ очень серьезничали. Теперь какъ-то все это въ порядовъ приходить. Танцують. Театръ есть, оперетки. Съ дамами есть о чемъ поговорить. А то бывало, помните, неприступности. Теперь вспомнить забавно, а что я, въ крайности, въ первое время выносилъ! Препараты, бывало, девицамъ снимаешь, жуковъ разныхъ... Право, что-жъ дълать! нужда"... "Оживленію общества", радующему Либмейера, усердно способствують администраторы въ родъ Заозерова ("Здоровые"), поставившаго себъ задачей искоренить "моду на хандру" и стремящагося къ полному услокоенію умовъ —съ помощью клуба и балета!

Такова, въ главныхъ чертахъ, обстановка, при которой совершаются превращенія особаго рода—тв превращенія, о которыхъ мы упомянули въ началѣ статьи, какъ о центральной тэмѣ разсматриваемаго нами періода творчества Крестовскаго. Начиная съ "Верягина" (четвертый, по времени напечатанія, очеркъ "Аль-

бона"), вопросъ, очевидно наболъвшій въ душь писательницы, почти не сходить со сцены ея произведеній. Степени превращеній, какъ мы уже сказали, весьма различны. Иные стояли на томъ берегу только одной ногой или касались его мимоходомъ, словно myra, sans le prendre au sérieux. Заозеровъ, напримъръ, заискиваль вогда-то въ молодомъ поколеніи, "старался казаться добрымъ старивомъ, безпристрастнымъ судьей, полезнымъ учителемъ, тоже прошедшимъ огонь и воду; но въ его сочувствіи было что-то излишнее, сценическое, его участіе вакъ-то сбивалось на покровительство". Неудивительно, что несколько леть спустя онъ сейлался выразителемъ "сытой толны, дорожащей тишью и гладью", а еще немного попозже окружилъ себя Черневскими и принялся спасать общество путемъ, намъ уже извёстнымъ. Драгаевъ также никогда не шель дальше фразь, и то въ разговоръ съ Зинаидами Николаевными. Но вотъ передъ нами Алтасовъ ("Свиданіе"), нъвогда "не своей волей" совершившій повздку въ далекій городишко, тенерь - также не по своей волв, только въ другомъ смыслв - вышедшій изъ редакціи, не съум'ввшей оцінить его "художественнопримирительное міросозерцаніе". Онъ встрівчается съ женщиной, съ которой когда-то что-то исповедываль, чемъ-то увлекался. Какъ ловко каждый изъ нихъ ощупываеть передъ собою почву, чтобы увнать, ивменился ли другой — и какъ спокойно становится ниъ на душть, когда они вамъчають, что въ обоихъ благополучно произопила одна и та же перемвна! Воть Репеховскій ("На вечеръ"), перерожденный и обращенный обаяніемъ салоновъ, "влюбившійся въ ихъ надушенный воздухъ", пришедшій къ уб'яжденію, что "было бы неум'єстно, неприлично, неучтиво платить різвостями за милое вниманіе, омрачать общее настроеніе, быть недовольнымъ во что бы ни стало". Забавляя праздныхъ людей и свисходительно поощряемый ими, онъ находить сущимъ вздоромъ "всв эти разныя измышленія и умиленія надъ разными печалями разныхъ субъектовъ... которые и не думають печалиться!" Вотъ Костинъ ("Прощанье"), всегда, положимъ, отличавшійся больше благоразуміемъ и практичностью, нежели чімъ-либо инымъ, но въ короткое время успъвшій совершенно закоченть въ мелкой скаредности и испошлиться въ погонъ за комфортомъ. Воть и фигуры покрупне: Верягинъ, a self-made man, выросшій въ бедности и нуждь, испытавшій на себь всю цену самоотверженной любви, безкорыстной нравственной поддержки — и поспъшившій забыть, въ чаду блестящей чиновнической карьеры, всв завъты своего прошедшаго; Кубецкій ("Счастливые люди", въ "Альбомв"), упавий сь идеальных высоть въ нивменности сутяжничества и

сосредоточившійся на обділываніи своихъ и чужихъ ділишекъ; Стебловичь ("Между друзьями", тамъ же), спустившійся еще ступенью ниже и перешагнувшій ту границу, за которой игра съ закономъ начинаеть уже принимать криминальный характерь. Всв они были когда-то въ Аркадіи-и всв очутились "тамъ", согласно съ предсказаніемъ сатирика, о которомъ вспоминаетъ герой "Прощанья". Нельзя даже сказать, чтобы ихъ привела "туда" непреодолимая сила особенно тяжелыхъ, неблагопріятныхъ обстоятельствъ; нътъ, они просто нашли, что спокойнъе, пріятнъе, выгодиве перейти на тоть берегь. Есть, конечно, и такіе, которыхъ туда перетащили, которые не съумъли устоять противъ ежедневныхъ, ежечасныхъ упрековъ въ непрактичности, въ неисполненіи "долга" передъ семьею (Теницынъ, "Между друзьями"); но этоть типъ-смиренный, по выраженію Одоева-выдвигается на сцену сравнительно ръдко. Самъ Одоевъ ("Между друзьями") -представитель типа лёнивыхъ. Онъ не измёняеть взглядамъ и убъжденіямъ своей молодости, готовъ даже постоять за нихъ, если это можно сдёлать простымъ присоединеніемъ къ массё; но живеть онъ въ свое удовольствіе, задумываясь и упрекая себя въ эгоизм'в только по временамъ-и для того, чтобы средствъ вести такую жизнь было побольше, не колеблется даже отдать весь свой капиталь едва знакомому человъку, предложившему ему восемь процентовъ вмёсто цяти. Онъ полёнился сообразить, что скрывается за этимъ предложеніемъ, полінился вспомнить, какъ распоряжаются деньгами, вь большинствъ случаевъ, занимающіе ихъ для "оборотовъ" подъ высокіе проценты.

Кромъ смиренныхъ и лънивыхъ, Одоевъ признаетъ въ своемъ поколеніи (т.-е. въ поколеніи людей, стоящихъ на рубежъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ) еще двъ категоріи: отступнивовъ и запропавшихъ. Съ отступнивами мы уже познакомились; о запропавшихъ Крестовскій упоминаеть только мимоходомъ (въ "Верягинъ", "Учительницъ", "Послъ потопа"), въроятно находя, вмъстъ съ Одоевымъ, что о нихъ почти "не можеть быть и рвчи". Есть, однако, еще одна категорія, не попавшая въ перечень Одоева, но играющая важную роль въ очеркахъ нашей писательницы. Ея характеристическій признакъ и соединительное звено --- пассивное противодъйствіе торжествующему злу. Ея представители могли бы сказать о себь, словами древняго поэта: "nitor in adversum, nec me, qui caetera, vincit impetus, et rapido contrarius evehor orbi" (противъ теченія плыву, силь противясь, что все побъждаеть; ей вопреки, не увлекаюсь быстрымъ движеньемъ земли). Ихъ протесть всего чаще остается

безполенымъ, но ни "смиренными", ни "ленивыми" ихъ назвать нельзя; они ничему и никому не покорились, ничего не забыли и меньше всего способны жить припрваючи, наслаждаясь настоящимъ днемъ и придумывая наслажденія на завтра. Основныя свойства этого типа можно найти уже въ главномъ действующемъ иць "Стараго портрета, новаго оригинала"; затымъ мы встрычаемся съ нимъ въ целомъ ряде разсказовъ, относящихся въ разскатриваемому нами періоду: "Въра", "На вечеръ", "Счастливие люди", "Здоровые", "Прощанье" — встръчаемся съ нимъ вездъ, за весьма немногими исключеніями, въ томъ лиць, отъ имени котораго ведется разсказъ. Именно этимъ объясняется, быть можетъ, неопределенность, недорисованность фигуръ, выводимыхъ на сцену преимущественно для того, чтобы отгінить, по закону контраста, "отступничество" и "смиреніе". Контрасть, вдобавокъ, коренится не столько въ дъйствіяхъ, сволько въ словахъ; разсказчикъ почти вездъ ограничивается тъмъ, что даеть реплику-даеть ее и Репеховскому, и Кубецкому, и Черневскому, и Заоверову. До нзвъстной степени это върно дъйствительности, върно самому заравтеру настроенія, надъ которымъ постоянно тягответь бдительный надзорь или строгая опека; но рельефность типа все-таки не можеть не страдать оть такого способа изображенія. Другой неизб'яжний результать его-некоторая монотонность; разсказчики въ названныхъ нами очеркахъ всё похожи другь на друга, всё болёе или ченве повторяють самихъ себя. Это не последовательное развитіе одной той же фигуры, а постоянное возвращение къ господствующить ея чертамъ, установившимся уже достаточно ясно. Алексвевь въ "Счастливыхъ дняхъ" — двойникъ разсказчика, только на несколько шаговъ придвинувшійся въ той границе, которая отдыяеть протестующихъ отъ "вапропавшихъ". Цвётковъ ("Прощанье") начинаеть иначе; у него есть еще бодрость, потому что есть еще надежда на счастье -- но надежда эта исчезаеть, и онъ погружается въ холодный мракъ, съ которымъ мы знакомы по предшествовавшимъ картинамъ. Возможна, безъ сомненія, жизнь, возможна деятельность и въ этомъ мраке. "Когда прислуга, -- говорить Цветковъ, — похоронить кого-нибудь своего, то все-таки обязана работать, какъ будто ничего не случилось... Всв мы прислуга, и вей также обязаны. Вольно же барски воображать себя родственникомъ, огорченнымъ исключительно, выше всъхъ. Мало ш вто бываеть оторчень. Воть, пришла очередь... Меня встряхнуло; изъ-за меня безпокомться не стоитъ... Была бы жива святиня общаго блага, за которую стояль и готовь постоять въчно, прешко схватись за руки съ своими". Въ этихъ словахъ мельваеть нить, ведущая отъ отчаянія и унынія къ живому дѣлу— но мы не узнаемъ, воспользовался ли ею герой "Прощанья".

Единственная попытка создать, на той же почвъ, болъе положительный, ярче расцвеченный образь сделана Крестовских въ "Учительницъ". Зинаида Николаевна выдержала трудное испытаніе; она не пошла по той дорогв, на которую ее влекла и молодая восторженность, и первая, едва пробудившаяся любовь. Она сохранила себя для старой, больной матери, никого больше не имъвшей на свътъ-и наконецъ, послъ многихъ лътъ тяжелаго, неблагодарнаго труда, вошла, повидимому, въ гавань. Въ качествъ сельской учительницы, она можеть и пріютить у себя мать, и поработать на пользу народа. Ей начинаеть казаться возможнымъ счастье -- счастье, отъ котораго бы не отвернулся навсегда потерянный для нея милый. "Тихо, покойно-покойно было у нея на сердцъ, какъ она не помнила, чтобъ когда бывало, но сердце кръпко билось... Лъть черезъ десятокъ, что туть будеть? Что будеть съ этимъ селомъ, съ этимъ трудовымъ людомъ? Ребятки выростуть... Господи, пошли имъ жизнь полегче, чтобъ было, что вспомнить, кром'в темноты и нужды! Пошли св'єть свой... воть онъ начнется съ искорки, съ азовъ! Благослови труженицу положить душу какъ умъеть, какъ можеть... Миша! вскричала она громко, протягивая руки. Боже, неужели это-прощеніе? неужели это онъ-онъ туть, опять вмёстё? Отчего вдругь такъ легко? Все помнится—и не больно; счастлива—и не больно... Такъ вотъ что было нужно, вотъ чего ты хотёлъ! Опять вмёстё, опять за-одно"! Этому спокойствію суждено было продолжаться недолго. Драгаеву, чтобы выгодно жениться, нужно было содъйствіе госпожи Шевановой, госпожів Шевановой нужно было для сына учительское мъсто, освобождающее отъ воинской повинности-и вотъ, Зинаида Николаевна изгоняется изъ своего рая. А мать только - что писала ей: "Ангель мой, дочка моя, жду не дождусь, сплю и вижу, когда буду съ тобой"... Последнія страницы "Учительницы" — одна изъ тъхъ драмъ ежедневной жизни, за которыми виднъется цълый рядъ другихъ, еще болье серьезныхъ. Отчаяніе-опасный советникъ, а Зинаида Николаевна доведена до отчаянія, и вто бы не быль доведень до него на ея мъстъ?

Одной своей стороной "Учительница" затрогиваеть вопросъ. надъ которымъ, повидимому, часто и долго останавливалась мысть Крестовскаго. Поставленная на распутьи между двумя дорогами, Зинаида Николаевна, какъ мы уже видъли, выбрала ту, къ которой привязывалъ ее ближайшій, личный долгъ. Не слишкомъ

ли узва эта дорога, стоить ли посвящать ей всецёло, хотя бы только на время, всв свои силы? О чемъ-то подобномъ спорили уже Веретицынъ и Леленька въ "Пансіонеркъ". Софыя Александровна, которую некогда любиль Веретицынь, вышла замужь за добраго малаго, N-скаго пом'вщика. "И это-совершенство?" насившливо спрашиваеть Леленька. "Болве нежели когда-нибудь, отвічаеть Веретицынь: — что жь все отдавать сокровища богачамь, беднымъ они нуживе". — Что жъ она сделала для этихъ бедныхь? — Она дала матери спокойный уголь передъ смертью, помирила мужа съ его отцемъ, заставила старика жить болве человеческимъ образомъ, дала вздохнуть темъ, ето отъ нихъ зависыть. —О, подвиги! И тратиться на это, тратиться существу высшему? — Кому жъ, какъ не высшему? Низшія или не ум'єють, или брезгують!... Вы удивляетесь сестрамъ милосердія? Это не легче, мужества надо не меньше; туть неть увлеченія, неть одобренія кругомъ, дело неблестящее съ вида и долгое — долгое на всю жизнь"! — Тоть же споръ продолжается пятнадцать лёть спустя, въ "Вере". Madame Муновская пропов'ядуеть самод'ятельность, самостоятельность, котя бы и купленную ценою борьбы, разлуки, разрыва съ бизвими людьми. Но въдь эти близвіе люди, -- возражаеть Анна Александровна, --- могуть быть виноваты только темъ, что не такъ росли, какъ мы, не такъ учились: "каково же унижать ихъ любовь, доказывать, что она глупа, ненужна, что мы проживемъ безь нея? А эти люди въ насъ душу положили! Мы видимъ, что они страдають, страдають отъ насъ... Что туть дёлать?" — "Покричать — перестануть, — успокоиваеть madame Муновская: — стерштся—слюбится. — А если не стерпится? Бросить мать — старуху умирать на чужихъ рукахъ, бросить мужа, простого, честнаго, которому жена была нравственной поддержкой... за что человыть пропадеть"?..- "Николай, а я-то... безъ тебя.. я-то чтоже"?.. Этими словами матери, увидавшей револьверъ въ рукахъ сина, заканчивается небольшой очеркъ: "Послъ потопа". Мы не знаемъ, останавливаютъ ли они Николая, но въ нихъ опять звучить знакомая нота, опять слышится протесть противъ девиза: "со всемъ порвать" — того девиза, красноречивымъ отрицаніемъ котораго служить "Больное мъсто", Салтыкова.

Стремленіе "порвать со всёмъ и со всёми" — это только одна сторона той погони за "исполинскимъ дёломъ", противъ которой, какъ мы видёли въ предъидущей статъ высказывался уже Тарневъ въ "Встрече", высказывалась Катерина въ "Большой Медведице". Не стоить за нее и Одоевъ, въ той бесёде, которая завязывается у него съ бывшими друзьями. "Всё средства

въ помощь, въ поддержку коть того небольшого кружка, гдъ каждому довелось жить" — такъ определяеть онъ задачу, которую ставили себъ нъвогда, прежде раздъленія на "категоріи", люди его поколенія. "Если только въ этомъ состояла ваша задача, — замечаетъ представитель новой, практической молодежи, --- она не широка". — "Очень широка, — возражаетъ Одоевъ: — работая въ маленькомъ кружев, помнить, что этотъ кружовъ-человвчество. Каждый пашеть на клочкъ поля; видить рядомъ, вблизи, вдали пашеть другой, пашеть третій, десятокь, всё витсть, ваодно, всявій за всёхъ, а поле общее и, глядишь-вспахано все!" И въ самомъ деле, не въ размерахъ работы, а въ ея назначени воренится главная, существенная разница между людьми обоихъ береговъ, между "отступниками" и "върными" (употребляемъ это выраженіе за неим'вніемъ другого, воторымъ можно было бы обнять всё оттёнки безкорыстнаго труда на общее дёло). Заботиться исключительно о себь, забывая, а въ случав надобности и устраняя все остальное-воть настоящее преступленіе противь техъ идеаловъ, которые осветило, леть тридцать тому назадъ, "весеннее солнце". Взять изъ нихъ немногое, но этому немногому служить преданно и честно, памятуя связь его со всемъ остальнымъ, не теряясь въ мелочахъ, не создавая себъ кумировъ-это не изм'вна, не "смиреніе", даже не лівность. Мы не знаемъ наміреній Крестовскаго, мы не утверждаемъ, что устами Веретицына и Анны Александровны, Катерины, Одоева и Зпнаиды Николаевны говорить сама писательница; мы подводимъ только сумму впечатлёній, вытекающихъ изъ написаннаго ею въ разное время, высказаннаго ею въ разныхъ видахъ. Формула этой сумиы следующая: брать работу, находящуюся подъ рукою, но исполнять ее какъ часть обширнаго, гармоничнаго цёлаго. Подъ дъйствіе формулы, такимъ образомъ выраженной, подойдеть, очевидно, самая трудная работа, какъ и самая легкая, самая крупная, какъ и самая мелкая. Она не требуеть узкости во что бы то ни стало, не проповъдуеть самоограниченія, какъ чего-то всегда и для всъхъ обязательнаго; она исключаеть только систематическое, безусловное предпочтение отдаленнаго - близкому, блестящаго—скромному, широкаго—едва заметному. Она одинаково применима во всякимъ способностямъ, ко всявимъ силамъ; она устраняеть возможность оправдывать бездёйствіе — отсутствіемъ "исполинскаго дъла", явно безнадежное предпріятіе — безполезностью всёхъ остальныхъ, удобоосуществимыхъ. Она призываетъ къ дъламъ любви и самоотверженія, доступнымъ для каждаго, куда бы ни поставила его судьба; она протестуеть -противъ напрасныхъ жертвоприношеній, увеличивающихъ сумму личнаго горя, не уменьшая сумму общественной неправды.

Въ правъ ли мы, однако, отыскивать въ сочиненіяхъ Крестовскаго признаки міросозерцанія, сознательно или безсознательно положеннаго въ ихъ основу? Не все ли равно, къ какимъ отвлеченнымъ или практическимъ выводамъ приводитъ художественное произведение? Не заключается ли центръ тяжести его исключительно въ образахъ, имъ созданныхъ, въ вёрности ихъ съ жизнью, въ способъ исполненія, въ мастерствъ формы? Не пытаясь перерішать теоретическій вопрось, столько разь бывшій предметомъ споровъ и все-таки по прежнему возбуждающій непримиримое разногласіе, зам'єтимъ только одно: по отношенію къ Крестовсвому чисто-эстетическая критика кажется намъ совершенно неинслимой. Въ последнемъ періоде деятельности писательницы вліяніе борьбы, происходящей вокругь нея, чувствуется еще сильвве, чвмъ прежде. Она стоитъ въ самомъ разгаръ этой борьбы, живеть ею, не можеть и не хочеть оть нея отрышиться. Кто считаетъ спокойствіе первымъ и необходимымъ условіемъ художественнаго творчества, тому остается только произнести огульный обвинительный приговоръ надъ всемъ или почти всемъ, написаннымъ Крестовскимъ послъ 1871 г., сбросить цълую груду книгъ въ одну общую могилу и поставить надъ нею памятникъ съ поучительною надписью: "такъ гибнеть всякій, нераскаянно гръшащій противъ основныхъ законовъ искусства". Весь вопросъ въ томъ, подчинилось ли бы приговору, воспользовалось ли бы поученіемъ большинство читателей? Намъ думается, что оно разрыло бы могилу, освободило бы изъ нея мнимаго нокойника-и поступило бы вполнъ правильно. Какія бы демаркаціонныя черты ни придумывались доктринерами, какими бы строгими запретами онв ни охранялись, жизнь всегда перешагнеть черезъ нихъ перешагнеть и въ лицъ художника, натуръ котораго чужда безусловная объективность, и въ лиць публики, разделяющей мивніе Bombrepa: tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. Наша публика, по многимъ причинамъ, особенно воспріимчива къ субъективному творчеству; ее пріучиль къ нему цілый рядь замівчательныхъ писателей, начиная съ Лермонтова; пріучило и позднее, неполное развитіе чисто - политической литературы. Благопріятствуеть субъектививму, съ другой стороны, вся наша обстановка, среди которой нелегко оставаться индифферентнымъ и нейтральнымъ. Пережить, радуясь и ужасаясь, надвясь и унывая, все совершившееся у насъ въ последнюю четверть века, и возсоздать передуманное и перечувствованное въ такой формъ, которая не

носила бы на себъ слъдовъ нравственной муки-задача слишкомъ трудная, чтобы быть общеисполнимой. Сказать писателю, при такихъ условіяхъ: "какое дело намъ, страдаль ты или нётъ"! нельзя уже потому, что его страданія — страданія многихъ изъ числа его современниковъ. Кто страдалъ самъ и обращается къ страдавшимъ, тотъ имъетъ право сказать имъ слово утъщенія или ободренія. Быть можеть, мы ошибаемся—но намь кажется, что такое слово сказано Крестовскимъ. Пройдеть ли оно незамъченнымъ, западеть ли кому-нибудь въ душу, послужить ли для кого-нибудь точкой опоры-не знаемъ, да не отъ этого и зависить его оценка. Припомнимъ характеристику Тарнвева, приведенную нами въ предъидущей статьв: "Тарнвевъ писаль, потому что все-таки это было средство что - нибудь высказать, и хотя онъ менве всего надвялся что-нибудь изменить, что-нибудь исправить, но ему казалось, что, высказываясь, онъ исполняеть хотя часть своего долга уже тъмъ, что не молчитъ"...

Если активное, страстное отношение романа въ современной жизни представляется, въ нашихъ глазахъ, вполнъ законнымъ, то отсюда, конечно, еще не следуеть, чтобы для насъ была безразлична самая форма этого отношенія. Тенденціозность не исключаеть художественности, но не заміняеть ея, не ділаеть ея излишней; каково бы ни было содержаніе произведенія, степень его совершенства, а следовательно и его долговечности, прямо обусловливается исполненіемъ. Всего легче тенденція можетъ помівшать върности рисунка, сходству изображенія съ действительностью. Съ этой точки эрвнія Крестовскій до конца остается почти безупречнымъ. Въ его Верягиныхъ, Драгаевыхъ, Стебловичахъ, Репеховскихъ нътъ ничего невозможнаго или невъроятнаго, ничего явно преувеличеннаго или искаженнаго. Это не изверги, не духи тымы, не олицетворенія порова. Они дійствують боліве сознательно, чвиъ ихъ предшественники-Покорскіе, Оршевскіе, "Братцы", — меньше дёлають себё иллюзій, лучше понимають самихъ себя; но у каждаго изъ нихъ есть на готовъ цълый рядъ оправданій, съ помощью которыхъ они могуть доказать — въ случав надобности, до известной степени, даже самимъ себе — что они никавого "отступничества" не совершали, а только благоразумно "перемънили фронтъ". Нъкоторый избытокъ тъней и черныхъ красокъ можно найти развъ въ самыхъ последнихъ разсказахъ Крестовскаго-въ "Здоровыхъ", гдъ Заозерова незачьиъ было выставлять взяточникомъ или казнокрадомъ, гдв Черневскій "немного слишкомъ" прямолинеенъ въ своемъ цинизмъ, въ "Прощаньв", гдв прежній другь Цветвова (Костинь) оказывается уже

черезъ-чуръ толстокожимъ. На степень каррикатуры портреты Крестовскаго во всякомъ случав никогда не нисходять, ръзко отличаясь въ этомъ отношеніи, напримёръ, отъ фигуръ противоположнаго облика, нарисованныхъ недавно умершимъ авторомъ "Бездны". Нътъ у Крестовскаго и такихъ идеально-добродътельныхъ гражданъ, какихъ выводять на сцену только-что названный нами романъ и другія сочиненія ejusdem farinae. Пойдемъ далье: посмотримъ, какъ изображенъ Крестовскимъ генезисъ тъхъ явленій, въ которыхъ она видить главную сигнатуру эпохи. Здёсь ин встречаемся съ слабой стороной нашего автора. Процессъ "отступничества" нигдъ не воспроизведенъ съ достаточною полнотою. Мы видимъ "отступника" уже достигшимъ "того берега" (Отебловичъ, Кубецкій, Костинъ, Алтасовъ, Репеховскій) — или знакомимся съ нимъ въ два діаметрально-различные періода его жизни, перескавивая черезъ середину (Верягинъ); а въ серединъто именно и совершился тотъ переломъ, который всего больше заслуживаль бы изученія. Иногда (напр., въ очеркв: "На вечерв") причины перелома выставляются на видъ въ общемъ разсуждении автора-но это не можеть заменить действія, которое происходило бы передъ нами и само носило бы въ себъ свое объяснетіе. Большинство "отступниковъ" давно уже покончило всъ счеты съ своимъ прошедшимъ; только одинъ заканчиваетъ ихъ на вашихъ глазахъ — и мы обязаны этому самыми потрясающими страницами "Верягина". Послъ ръшительной бесъды съ Машей, Верягинъ заглядываеть въ старыя письма матери и некогда любимой имъ Ольги Андреевны. Оттуда точно возстають давно забытие образы, возстаеть онь самь, какимь онь быль, какимь могь бы остаться; вспоминаются неисполненныя обязанности, отвергнутыя и обманутыя чувства, сознается собственная вина, непоправимая и неизгладимая. "Онъ смотръть, не двигаясь, не понимая, чувствуя, какъ кровь стучить, переливается въ вискахъ, какъ что-то безсвязное набъгаеть, набъгаеть со всъхъ сторонъ, и оттольнуть, отбиться оть него неть силы. Мучительно жаль... всего! Чего-то страшно, противно и стыдно... Неужели это онъ, онъ самъ? Неужели это происходить съ нимъ? Неужели онъ, безуворизненный, онъ виновать, виновать какъ последній изъ виноватыхъ, какъ тв, за решеткой, которыхъ онъ будеть обвинять не сегодня-завтра?" Воспоминанія пришли слишкомъ поздно; возврата для Верягина уже нъть, и приказывая бросить въ печку бумаги, такъ непріятно нарушившія его покой, онъ точно сбрасываеть сь себя последнюю связь со всемь минувшимь.

Замъчательно, что по манеръ, по тону, даже по языку по-

следніе разсказы Крестовскаго напоминають, отчасти, раннія произведенія писательницы. Уже въ "Альбомъ" чаще начинають встрвчаться отступленія, не свободныя иногда оть нівсоторой туманности, нъкоторой тяжеловъсности; ихъ меньше въ "Свиданіи", въ "Учительницъ", но особенно много въ "Здоровыхъ" и въ "Прощаньв". Мы возражали еще недавно <sup>1</sup>) противъ той доктрины, которая строжайше запрещаеть романисту выходить изъ-за кулисъ, говорить отъ своего лица, прерывать хоть на минуту теченіе разсказа; мы продолжаемъ думать, что такое запрещеніе слишкомъ педантично, слишкомъ абсолютно-но не считаемъ возможнымъ защищать и противоположную крайность. Въ вопросв объ отступленіяхъ и разсужденіяхъ, какъ и въ вопросв объ описаніяхъ, о лирическихъ порывахъ, все сводится, съ нашей точки зрвнія, къ чувству меры — и воть этому-то чувству не всегда, вакъ намъ кажется, остается върнымъ Крестовскій. Когда въ первомъ очеркъ "Альбома" ("У фотографа", сцена на желъзнодорожной станціи) Аяровъ мысленно хоронить свою молодость, и къ его думамъ о забвеніи примывають думы самого автора о томъ же предметь, переходъ совершается естественно, незамътно; слова автора могли бы быть вложены въ уста самого Аярова, такъ что кому собственно они принадлежать—это для насъ безразлично. Нельзя сказать того же самаго объ одной изъ последнихъ сценъ "Прощанья"; монологь Цветкова сливается и здесь, безъ точной границы, съ размышленіями автора—но въ данную минуту эти размышленія, очевидно, не проходили черезь голову Цветкова, к намъ приходится сдёлать скачокъ отъ одного настроенія въ другому. Мы только - что присутствовали при крушеніи личнаго счастья — насъ расхолаживаетъ обращение автора къ честнымъ людямъ, въ "молодымъ охранителямъ общественной совести". Есть у Крестовскаго такіе очерки (напр., "Счастливые люди"), въ которыхъ нътъ почти нивакого дъйствія, въ которыхъ беметристическая форма едва прикрываеть публицистическое содержаніе. То, что въ другомъ місті было бы отступленіемъ, составляеть туть главную сущность дёла; разговорь дёйствующихъ лицъ является какъ бы иллюстраціей къ разсужденіямъ разсказчика, разсужденія, въ свою очередь, служать какъ бы дальнейшимъ развитіемъ тэмы, затронутой въ разговоръ. Въ результатъ получается цёлое, мало похожее на обывновенную повёсть, не увладывающееся въ рамки общепринятыхъ въ реторикъ дъленій и под-

<sup>1)</sup> См. статью о французскомъ романѣ въ 1884 г., въ № 11 "Вѣстника Европи" за минувшій годъ.

разделеній, столь же своеобразное, какъ и очерки Глеба Успенстаго-но наравив съ ними завоевывающее себв мъсто въ изищной литературъ. Другое дъло, если въ разсказъ есть дъйствіе, есть характеры; вмёшательство автора, разъ что оно переходить известную границу, становится здёсь положительнымъ недостатвомъ. Много значить, конечно, форма отступленій; чёмъ безукоризнениве вившиня ихъ отдълка, чемъ они богаче яркими образами, удачными сравненіями, неожиданными, оригинальными поворотами мысли, темъ легче забывается разладъ, вносимый ими въ общій строй произведенія. Въ посліднихъ очеркахъ Крестовскаго эти выкупающія качества встрічаются столь же рідко, какъ н въ первыхъ; чтобы убъдиться въ этомъ, стоитъ, только прочесть упомянутую нами сцену въ "Прощаньв" ("На память", стр. 354 — 56) и большую часть размышленій разсказчика въ "Здоровыхъ". Мы, можетъ быть, не ошибемся, если скажемъ, что сходство результатовъ зависить, до извёстной степени, отъ сходства причинъ, что настроеніе, съ нікоторыхъ поръ овладівниее Крестовскимъ, напоминаеть настроеніе ея вь начал'в пятидесятихъ годовъ: тоть же глубоко-печальный взглядъ на прошедшее и настоящее, та же безнадежность по отношенію къ ближайшему будущему. У художнивовъ по природъ это настроеніе, какъ и всякое другое, не исключаеть изящества формы, достающагося ниъ сравнительно легко и составляющаго словно атмосферу, внъ которой немыслима ихъ работа; но къ числу такихъ художниковъ Крестовскій не принадлежить, внішняя красота не дается ей вы руки, если она ея не ищеть—а для того, чтобы искать, нужна известная бодрость духа, известная "радость творчества".

"Прощанье" не чуждо еще одного недостатка, отъ котораго свободны всё остальныя произведенія Крестовскаго: въ героинт разсказа, Александре Николаевне Галевской, чувствуется что-то не совсёмъ естественное, сочиненное. Можетъ быть, такія современныя Аспазіи и существуютъ — но во всякомъ случать авторъ не сделалъ ихъ для насъ понятными, не объяснилъ ихъ появленія. Александра Николаевна вооружается знаніемъ, потому что внаніе — сила. "Женщины воображаютъ, — говоритъ она, — будто для уситьковъ имъ довольно молодости, красоты, нарядовъ, будто мужчины бёгутъ отъ женскаго знанія... вздоръ! Другія выдумали еще смешеть выставляють свою ученость — и отъ этихъ, натурально, мужчины бёгутъ; какъ не бёжать! Совсёмъ не то нужно. Чтобъ властвовать, женщинё нужно з на тъ, много, много знатъ. но уметь это пратать". Положимъ, что это такъ — но нужно было бы еще доказать, что путь къ власти проходить въ наше

время черезъ будуаръ содержанки. Александра Николаевна ошиблась эпохой; она готовить изъ себя идеальную гетеру, забывая, что живеть не въ древней Греціи и что графъ Тайвицъ во всякомъ случав не Периклъ. Она хочетъ, чтобы "все въ женщинъ было образованное-всякое слово, всякое движеніе, всякій намень въ разговоръ", — но "чтобы эта сила охватывала непримътно, неотразимо, чтобы она ощущалась какъ наслажденіе, доставляемое женщиной". Кто же будеть все это ощущать, схватывать на лету каждый намекъ, понимать каждое движеніе? Передъ квиъ Александра Николаевна будетъ разсыпать свой бисеръ? Развъ наши гетеры окружены Фидіями и Анаксагорами, Сократами и Алкивіадами?.. Другое побужденіе, толкающее Александру Ниволаевну въ объятія графа Тайвица, болве понятно: это бъщеное влечение къ роскоши, къ нътъ, къ широкому, исчерпывающему пользованію всёми благами жизни. Но разві наряду съ этимъ влеченіемъ могла уцівліть въ ней любовь къ бъдному, скромному студенту, котораго она нъсколько лъть сряду даже не видала? Чувство къ Цветкову могло, при свиданіи, отозваться въ ней едва слышной, замирающей нотой, затеплиться угасающимъ огонькомъ, но не могло вспыхнуть съ прежней или еще большей силой... Не вполнъ удачно обрисованъ и самъ Цвътковъ. Помимо той неопределенности, которою отличаются у Крестовскаго всв фигуры этой категоріи, онъ является передъ нами, въ зрѣлые годы, со всѣми пріемами очень молодого человъка. Приномнимъ хотя бы восклицаніе, въ которомъ онъ опредвляеть "мъщанское счастье": "смъщаться въ общей толиъ и страдать со всеми вместе! " Настоящее время для произнесенія такихъ фразъ-искреннихъ, но все-таки фразъ-это время сіянія "весенняго солнца", давно уже миновавшее для Цветкова.

Прежде чёмъ разстаться съ послёднимъ періодомъ дёятельности Крестовскаго, мы не можемъ не упомянуть о двухъ небольшихъ очеркахъ, особенно характеристичныхъ для дарованія писательницы. Крестовскій — по преимуществу поэтъ тяжелыхъ, безнадежныхъ положеній, невознаградимыхъ потерь, испорченныхъ существованій; лучшія страницы ея произведеній продиктованы глубокимъ сочувствіемъ къ чужому горю. Припомнимъ "Изъ связки писемъ, брошенной въ огонь", припомнимъ "За стёною"; такое же сильное впечатлёніе, и по тёмъ же причинамъ, производять на насъ "Вёра" и "Послё потопа". Героиня перваго изъ этихъ разсказовъ — женщина, на склонё лёть отдавшаяся во власть одной самоотверженной заботы и нашедшая въ ней источникъ самыхъ утонченныхъ мученій. Вёра, повидимому, свободна, ни-

что не связываеть ее съ Карцовымъ, она можеть его оставить, не слишать болъе его жалобь, не видъть его страданій; но она жаеть, что безъ нея онъ будеть еще болве несчастливь, знаеть и то, что чувство въ нему - последняя связь ея съ міромъ, въ воторомъ она не хочеть быть лишней, т.-е. нивому не нужной. Ужасно тяготиться чужою дружбой и чувствовать себя безсильнимъ ее отвергнуть, ужасно принимать услуги и въ то же время упрекать за нихъ, какъ это делаеть Карцовъ-но еще ужасиве подвергаться такимъ упрекамъ и сознавать, что будешь подвергаться имъ до конца, что изъ положенія, невыносимаго для обыхъ сторонъ, цътъ никакого исхода. "Ему хуже, чъмъ мнъ" эти последнія слова Веры одни заключають въ себе целую драму. Сюжеть "После потопа" мы напоминать не будемъ; скажемъ только, что состояніе духа, въ которомъ Николай різшается на самоубійство, изображено съ замізчательною силой. Гнетущее чувство, вызываемое разсказомъ, не устраняется его развязкой. Положимъ, что Николай уступиль просьбъ матери, что онъ объщаль жить и сдержить свое слово — но забудеть ли онъ когданибудь все испытанное имъ, все, пришедшее ему на память при возвращении въ родную свътелку?

Мы дошли до конца, о многомъ, по необходимости, отозвавшись лишь мимоходомь, многаго вовсе не коснувнись. Картина, главныя черты которой мы старались соединить въ одно цёлое, трезвычайно богата содержаніемъ. Обнимая собою тридцать-пять леть-и какихъ леть!--нашей общественной жизни, она воспроизводить мертвенный застой до-реформенной эпохи, слёдить за первыми признаками пробужденія, подмічаеть стущающіяся вновь твни, наблюдаеть распространеніе ихъ въ ширь и глубь, поглощеніе ими ослабівшихъ лучей "весенняго солнца". Изъ всіхъ нашихъ романистовъ, начавшихъ писать въ сороковыхъ годахъ, Крестовскій — всего более человекь партін, въ широкомъ смысле этого слова. Она не принадлежить, конечно, ни къ какому тесному кружку, не проводить нивакой односторонней доктрины но она смотрить на жизнь съ точки зрвнія опредвленных взглядовь, вносить въ свои произведенія ясно выраженныя симпатіи и антипатіи, пишеть волнуясь и не сдерживая, не стараясь сдерживать своего волненія. Само по себ'в взятое, это едва ли могло би номъщать ея успъху, уменьшить ея значеніе; человъкомъ партін, въ томъ же смыслі, какъ и Крестовскій, быль Шиллеръпо крайней мере въ юношескихъ произведенияхъ своихъ, —былъ

Байронъ, была Ж. Зандъ. Если Крестовскаго нельзя поставить наряду съ такими корифеями романа, какъ Тевкерей, Бальзакъ, Тургеневъ, гр. Л. Толстой, то объяснение этому следуетъ искать, кажется, въ двухъ особенностяхъ ея творчества. Ей не дано искусство рисовать такіе художественные образы, которые были бы въ одно и то же время типичными и индивидуальными, которые соединали бы въ себъ всю полноту, все разнообразіе личной жизни съ ръзкимъ преобладаніемъ той или другой черты, глубоко коренящейся въ человъческой природъ, переживающей въка или, по крайней мъръ, составляющей главную сигнатуру даннаго времени. Между двиствующими лицами Крестовскаго неть ни одного, имя которыю пріобрівло бы нарицательное значеніе, заняло бы місто въ томъ литературномъ Пантеонъ, куда занесены, вслъдъ за Гамлетами, донъ-Кихотами, Тартюфами, Фаустами, имена Манфреда, Эсмонда, отца Горіо, т-те Бовари, Чацкаго, Хлестакова, Обломова, Рудина, Базарова. Съ другой стороны, вибшняя форма произведеній Крестовскаго никогда не подходить къ той вершинъ, которой достигали и достигають великіе мастера слова. Пересмотримъ мысленно длинный рядъ произведеній, выдвигающихся на первый планъ во всёхъ родахъ такъ называемой изящной литературы—и мы вездъ найдемъ или осуществленіе обоихъ условій, только-что указанныхъ нами, или, по крайней мере, решительное господство одного изъ нихъ. Крестовскому недостаетъ и того, и другого-недостаеть той высшей творческой силы, которая служить общей ихъ основой. Въ этомъ отношении всего ближе въ Крестовскому, изъ нашихъ современныхъ писателей, стоитъ Некрасовъ, родственный ей и по духу, по стремленіямъ и цёлямъ. Они оба приближаются къ заветной чертв, иногда почти дотрогиваются до нея-но не вступають въ область, лежащую за нею. Само собою разумвется, что въ мірв искусства нізть вісомыхъ, или измъримыхъ различій между геніемъ и талантомъ, между талантами болве и менве крупными — но художественное дарованіе, какъ и все остальное (вспомнимъ старинный французскій стихъ: ainsi que la vertu, le crime a ses dégrés), безспорно имъеть свои степени или ступени, и невозможность точно определить, гдв оканчивается одна и начинается другая, не исключаеть ни фактического неравенства литературныхъ величинъ, ни попытокъ объяснить это неравенство.

Хорошо задуманныхъ, удачно изображенныхъ лицъ въ романахъ и повъстяхъ Крестовскаго очень много; назовемъ, для примъра, хотя бы Покорскаго, Марью Андреевну Оршевскую, Тариъева, Алексинскую, Верховскаго, Катерину, Верягина, Въру, Зинаиду Ни-

волвевну. Чего же недостаеть имъ, чтобы понасть въ центральную злу общеевропейской портретной галлерея? Наглядности, рельефности-той наглядности, въ силу которой художественный образъ словно отделяется отъ страницъ книги, заполоняетъ нашу фантазію, неизгладимо запечативрается въ памяти. Стоитъ только произнести ны Рудина, чтобы вызвать въ насъ совершенно опредъленное представленіе; мы всь точно видъли и слышали его, подпадали подъ его обаяніе, разочаровывались въ немъ, опять возвращались въ нему и удъляли ему уголовъ въ своемъ сердцъ. Къ крупнымъ, видающимся чертамъ этой фигуры присоединяются со всёхъ сторонь менте важныя, но въ высшей степени жизненныя, облегающія ее въ плоть и кровь, придвигающія ее къ намъ совсёмъ блезко. Рудинъ говорить особымъ, именно ему свойственнымъ языкомъ; положенія, въ которыя ставить его ходъ разсказа, выставляють на видь все, что есть типичнаго въ его натурв. Характеристика, вытекающая сама собою изъ его словъ, изъ его дыствій, донолняется авторомъ сдержанно, осторожно, не путемъ динныхъ разсужденій, а посредствомъ немногихъ мѣткихъ эпитеговъ, посредствомъ нъсколькихъ лучей свъта, брошенныхъ на его прошедшее. Поставимъ рядомъ съ Рудинымъ Таривева-и мы заивнимъ, что сказано о последнемъ больше, но больше и не досказано. Авторъ чаще является на сцену и дольше на ней остается, но его комментаріи не восполняють нівкоторой бліздности красокъ, некоторой незаконченности рисунка. Гораздо ярче колорить въ "Большой Медведице" — но здесь общему эффекту вредить растянутость романа; рамка, сравнительно съ содержаніемъ, вышла слишкомъ большая. Въ Верховскомъ и Катеринъ больше жизни, чъмъ въ какомъ бы то ни было другомъ созданіи Крестовскаго—но они слишкомъ долго остаются передъ нами почти въ одномъ и томъ же освъщения; избытокъ повторающихся деталей ослабляеть впечатленіе. Между типами Тургенева и Крестовскаго есть еще одна разница: первые съ большимъ правомъ могуть быть названы центральными людьми эпохи, представителями заканчивающейся, продолжающейся или толькочто начинающейся, но во всякомъ случав характерной полосы общественной жизни. Рудинъ резюмируетъ собою цълое поволъніе, отодвигающееся въ прошедшее, Вазаровъ является перво. образомъ другого, едва выступающаго на сцену. Въ Тарнъевъ, Верховскомъ и другихъ герояхъ Крестовскаго не воплотились, въ такой степени, отличительныя черты пережитыхъ нами историческихъ моментовъ.

О внишней форми произведений Крестовского мы уже упо-

минали; мы указали на тусклость ранней манеры автора, на значительный успъхъ, сдъланный въ романахъ средняго періода, на возвращение къ прошлому, замътное въ нъкоторыхъ изъ позднъйшихъ разсказовъ. Благозвучность рфчи, приближающая прозу къ стиху, никогда не была свойственна Крестовскому; большого значенія внішней отділкі писательница, повидимому, никогда и не придавала. Она не ищеть словь, которыя всего лучше гармонировали бы съ данною мыслью, не заботится ни о симметріи фразъ, ни о мърномъ ихъ теченіи. Трудно представить себъ вонтрасть болве різкій, чімь тоть, который существуеть между скудно украшеннымъ, неуравновъшеннымъ, иногда почти небрежнымъ языкомъ Крестовскаго-и тщательно вывъреннымъ, обдуманнымъ во всёхъ деталяхъ, полированнымъ и отшлифованнымъ языкомъ французскихъ натуралистовъ. Если последние сплошь и рядомъ вдаются въ одну крайность, то отъ другой, противоположной, далеко не всегда свободна наша писательница. Погоня за формальнымъ совершенствомъ не отвлекаетъ ея вниманія отъ иден произведенія, не заводить ее въ лабиринть узкихъ, извилистыхъ дорожекъ, среди которыхъ иногда теряетъ время Флоберь и безвыходно блуждаеть Эдмонъ Гонкуръ — но не оказиваеть ей тыхь услугь, которыми часто обусловливается сила Додэ, Зола, Мопассана. Когда авторъ, приподнятый и воодушевленный предметомъ, увлекаетъ за собою читателей, они не чувствують и не замъчають неровностей, встръчающихся на пути; но такое настроеніе не можеть быть постояннымь-и въ болве спокойныя минуты вниманіе неизб'яжно останавливается на подробностяхъ исполненія. Оно поддерживается или утомляется, смотря по степени техническаго мастерства, которою обладаеть авторъ. Мастерство выработалось и у Крестовскаго, но авторъ не всегда пускаеть его въ ходъ, и притомъ оно обнимаетъ собою не всъ стороны беллетристической задачи. Описанія, наприм'єрь, до самаго конца остаются заброшенными въ дальніе углы, обреченными на болъе чъмъ скромную роль; сравненія также принадлежать къ числу оружій, къ которымъ неохотно прибёгаеть авторъ. Отступленія рідко выливаются у него въ форму сжатыхъ, місткихъ афоризиовъ, въ форму "крылатыхъ словъ" (geflügelte Worte), легко отдёлимыхъ отъ своей обстановки и способныхъ жить самостоятельною жизнью. Вёрно взятый, звучный аккордъ заглушается иногда цёлой массой варіацій, не прибавляющихъ почти ничего къ первоначальной тэмв. "Белый светь полонъ забывшихъ, — читаемъ мы, напримъръ, въ "Альбомъ" ("У фотографа"). -Говорять, разсчитано, что еслибь не пропадали стмена травь,

деревьевъ, всякихъ растеній, они засѣяли бы не только весь шаръ земной, но ужъ какое-то такое пространство, что и не выговоришь. Люди, должно быть, тоже разочли и боятся, что въ ихъ сердце будеть тесно, если тамъ, рядомъ съ насущнымъ, останется память тёхъ, что отошли. Будь эта память въ тысячи разь чище, возвышениве, прекрасиве всего, что даеть настоящееона занимаеть мъсто, которое нужно для чего-то другого; ну, и прочь ее. Но люди забывають не на заказъ, а невольно: утъшеніе льнеть къ нимъ легко, граціозно, какъ осенняя паутина... Забывають не вдругь, а понемногу; у нихъ нёть даже грубой силы оторваться разомъ, проститься и отойти, не обращаясь назадъ сантиментально, нервически, натянуто, лице**и**врно... По-немножку!.. Чувствовать, какъ некогда дорогое все уходить, уходить изъ сердца; какъ прелестный, милый образъ все погружается, все заплываеть во тым'в, куда мы его не бросили, нътъ!---но уронили невольно... Послъ сотни разныхъ мелших чувствиць, дойти до того, что делается непріятно и жутко, вогда случайно, какъ-нибудь вызванное пустымъ, напомнившимъ словомъ, обстоятельствомъ, --- блёдное лицо съ своимъ золотымъ венчивомъ выглянеть на насъ изъ пучины... Дойти до того, что, торопясь, отворачиваясь и все еще наряжая въ любовь нашъ испуть, нашу досаду, мы говоримъ: сокровище, проливайся скорве!" Параллель, которою начинается этоть отрывовъ, превосходна; дальше попадается несколько прелестныхъ, тонкихъ штриховъ (напримъръ, подчеркнутое нами сравнение съ осенней паутиной) -но слишкомъ длинное развитіе основной тэмы ослабляеть ея силу, уменьшаеть впечатленіе. Здёсь, какъ и во многихъ другихъ подобныхъ мъстахъ, чрезвычайно умъстенъ былъ бы флоберовскій пріемъ процъживанья мысли, постепеннаго освобождены ея оть излишнихъ придатковъ.

Въ началъ нашего этюда мы назвали, рядомъ съ именемъ Крестовскаго, имена Ж. Занда, Дж. Элліота и Корреръ-Белль; тенерь мы можемъ опредълить поближе отношеніе Крестовскаго къ этимъ тремъ писательницамъ, опередивнимъ всъхъ другихъ женщинъ въ области романа. Еслибы Корреръ - Белль написала только "Ширли", "Вилльеттъ", "Учителя", Джоржъ Элліотъ только "Сцены изъ жизни духовнаго сословія", "Ромолу", "Феникса Гольта" и "Даніэля Деронда", онъ не стояли бы такъ високо надъ массой своихъ соотечественницъ—иногда весьма талантливыхъ, — работавшихъ и работающихъ на томъ же поприщъ; вся слава Корреръ-Белль коренится въ "Дженъ Эйръ", слава Дж. Элліота—въ "Адамъ Бидъ" и "Мельницъ на Флоссъ".

Съ лучшими произведеніями Крестовскаго эти романы им'вють много общаго: та же отзывчивость къ страданію и горю, та же сила психическаго анализа, то же умънье проникать въ душевную жизнь действующихъ лицъ. На стороне автора "Дженъ Эйръ" оказывается, быть можеть, преимущество большей скатости, большей выдержанности формы---но это преимущество во всякомъ случав не такъ велико, чтобы изъ-за него одного можно было поставить Корреръ-Белль выше Крестовского. У Элліота въ темъ же или еще большимъ достоинствамъ изложенія присоединяется искусство доводить образы до той кудожественной пластичности, которая обезпечиваеть за ними долговъчность. Въ центральной заль, о которой мы говорили, Адамъ Бидъ, Дина Моррисъ, Меджи Телливеръ не займуть мъста развъ потому, что они не представляють собою значительнаго типа -- значительнаго для своего времени или для всёхъ временъ, воплощающаго въ себъ ту или другую двигающую, ръшающую черту жизни. У Ж. Занда, вакъ и у объихъ англійскихъ писательницъ, матеріаломъ для сравненія могуть служить лишь немногіе романы; ея литературное наследство чрезвычайно велико, но настоящую ценность имфють далеко не всф составныя его части. Последнія, по времени, произведенія Ж. Занда никогда не им'вли большого значенія, первыя пользовались огромнымъ вліяніемъ, но оно почти всецьло отошло въ исторію. Отраженный свыть на дыятельность Ж. Занда это вліяніе бросаеть, однако, весьма сильный. Внезапно овладъть умами и сердцами, и долго, не въ одной только Франціи, удерживать ихъ въ своей власти могло только дарованіє, выходящее изъ ряда. И действительно, какъ много ни способствовали успъху Ж. Занда обстоятельства ея эпохи, своевременность ея протеста, важность затронутыхъ ею вопросовъ, богатство идей, заимствованных вею у Шопена, Мишеля, Пьера Леру-прежде всего и больше всего этоть успъхъ зависъль оть пламеннаго врасноръчія молодой писательницы. Теперь, съ легкой руки Зола, въ большомъ ходу небрежное, высокомърное отношение къ Ж. Занду; ея язывъ называють безцветнымь, водянистымь, монотоннымь-и такимь, двиствительно, онъ можеть показаться тому, кто привыкъ воскищаться исключительно пряностями, изысканностями и утонченностями новъйшей школы. Не такова оцънка безпристрастных, разностороннихъ критиковъ, напр. Брандеса, въ глазахъ котораго Ж. Зандъ-одинъ изъ большихъ мастеровъ слога. Напа писательница несомненно уступаеть, въ этомъ отношении, французской романистив, къ которой она во многомъ другомъ подходить весьма близко. Созданіе типических образовъ-не сылная сторона Ж. Занда; ея герои и героини или слишкомъ отръпени отъ дъйствительности, или недостаточно отръшены отъ нея, т.е. недостаточно переработаны поэтическимъ творчествомъ. Одинъ разъ, однако, ей удалось воспроизвести типъ, живущій и до сихъ поръ, это—Орасъ (въ романъ того же имени), вотораго Брандесъ называетъ типическимъ буржув временъ іюльской монархіи, а по нашему митьнію точитье было бы назвать буржув противъ воли, воштаеоіз sans le savoir, постоянно намъревающимся воспарить въ вышину и постоянно ударяющимся о землю, крыпко придерживающую его за всъ слабыя и мелкія свойства его натуры.

Намъ вазалось необходимымъ объяснить, что помъщало Крестовскому подняться до высоты, достигнутой некоторыми изъ современныхъ русскихъ и западно-европейскихъ романистовъ; но бию бы въ высшей степени несправедливо упускать изъ виду, что доступъ въ этой высотв открывается редкимъ, исключительних сочетаніямъ условій, открывается, притомъ, не только для векногихъ лицъ, но и для немногихъ произведеній. Нітъ такого генія, который удерживался бы на ней постоянно-а между тёмъ, из творчеств'в великихъ дарованій цінны не одни же только кульминаціонные его пункты. Дороги и важны, на томъ же основаніи, лучшіе труды писателей, непосредственно слёдующих в за царями изящной литературы. Въ ряду такихъ писателей Крестовскій несомивнию занимаєть выдающееся м'всто. Ея романы останутся надолго не только памятникомъ тяжелыхъ минуть, пережитыхъ и переживаемыхъ русскимъ обществомъ, не только гізгописью освободительныхъ стремленій, поб'єждаемыхъ въ неравной борьб'в съ реакціей и ругиной, но и зеркаломъ душевныхъ дваженій, не пріуроченныхъ къ какому-нибудь одному историческому моменту. Популярности Крестовскаго, если мы не опибаекся, суждено еще расти, а не уменьшаться, уже потому, что только недавно, съ приведеніемъ къ концу новаго изданія ся сочиненій, русская публика получила возможность окинуть однимъ ватлядомъ всю продолжительную деятельность писательницы. Налемся, притомъ, что д'явтельность эта, еще не закончена; Крестовскій, въ последнее время, вообще пишеть мало—а после появленія въ печати "Прощанья" прошло не болве года. Пожелаемъ для нашей писательницы еще одного: чтобы ее не миновало вниманіе западноевропейской критики, обращенное съ и вкоторыхъ поръ на русскую беллетристику, и чтобы заграничная публика могла познакомиться, при посредствів хорошихъ переводовъ, съ наиболіве врупными произведеніями Крестовскаго.

К. Арсеньевъ.

## СТИХОТВОРЕНІЯ

## изъ водлера.

Голубка моя,
Умчимся въ края,
Гдв все, какъ и ты, совершенство;
И будемъ мы тамъ
Двлить пополамъ
И жизнь, и любовь, и блаженство...
Изъ влажныхъ завъсъ
Туманныхъ небесъ
Тамъ солнце задумчиво блещетъ,
Какъ эти глаза,
Гдв жемчугъ-слева,
Слеза упоенья, трепещетъ.

Это міръ таинственной мечты, Нівги, ласкъ, любви и красоты.

Вся мебель кругомъ
Въ поков твоемъ
Отъ времени ярко лоснится.
Дыханье цввтовъ
Заморскихъ садовъ
И ввянье амбры струится.
Богатъ и высокъ
Лвиной потолокъ,

И тамъ зеркала такъ глубоки; И сказочный видъ Душтъ говоритъ О дальнемъ, о чудномъ Востокъ.

Это міръ таинственной мечты, Нѣги, ласкъ, любви и красоты.

Взгляни на каналь,
Гдв флоть задремаль.
Туда, какь залетная стая,
Свой грузь корабли
Оть края земли
Несуть для тебя, дорогая.
Дома и заливь
Вечерній отливь
Одёль гіацинтами пышно,
И теплой волной,
Какь дождь золотой,

Это міръ таинственной мечты, Нѣги, ласкъ, любви и красоты.

Лучи онъ роняетъ неслышно.

\* \*

Меня ты, мой другь, пожальла; Но върить ли ласкъ твоей, — Оть этой случайной улыбки На сердцъ—еще холоднъй...

Бездомный, голодный бродяга, Избитый мотивъ предъ тобой Играетъ на ветхой шарманкѣ Дрожащей, невърной рукой;

И жалко его, и досадно, И пъсня знакома давно; Чтобъ прочь уходилъ онъ, монету Ему ты бросаешь въ окно.

Д. Мережковскій.

## ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪНІЕ

1-е марта, 1885.

Новые образцы сословнаго прожектерства. — Сословное земство и привилегированное дворянство. — Безсословность, какъ источникъ всёхъ золь, и устраненіе ея, какъ лекарство оть всёхъ болёзней. — "Мечи правосудія" въ оставаскихъ губерніяхъ. — Правила о процентномъ и раскладочномъ сборъ. — Шестал
глава проекта особенной части уголовнаго уложенія. — Новыя свёденія о крестьянскомъ повемельномъ банкъ.

Во время сильнаго отлива выступають на видъ островки, отмели, камни, при обывновенныхъ условіяхъ сврывающіеся подъ водою. Нъчто подобное бываетъ и въ политикъ; чъмъ дальше назадъ отступають ся волны, темъ больше выдвигаются изъ-подъ нихъ отжившія учрежденія, забытыя идеи, угасшія надежды. Сначала, пока волна еще близка и возвращение ея въроятно, на отнель отправляются только немногіе смёльчаки; потомъ къ нимъ присоединяются другіе, все въ большемъ и большемъ числів, а при продолжительности отлива возникаеть, наконець, и мысль о возобновленіи постройки. смытой или поврежденной высокою водою. Въ последній изъ этихъ фазисовъ вступила теперь та политическая отмель, которая называется сословностью. Приверженцы принципа, еще недавно стоявmaro, по нъмецкому выражению, auf dem Aussterbenetat, т.-е. предназначеннаго въ оставленію за штатомъ, перешли не только отъ обороны къ наступленію, но и отъ общихъ фразъ къ болве или менве опредъленнымъ проектамъ. Образецъ фразъ мы видъли два мъсяца тому назадъ, когда говорили о передовой статъв "Руси"; образцомъ прожектерства служить статья г. Пазухина 1), напечатанная въ "Русскомъ Въстникъ" (№ 1). Правда, и она не договариваетъ до конца,

<sup>1)</sup> Если мы не ошибаемся, г. Пазухинь—одинь изъ мёстныхъ двятелей, "усялившихъ" собою составъ Кахановской коммиссіи.

имогое—и самое существенное—только намѣчаеть въ главныхъ чертахъ; но Римъ построенъ не въ одинъ день, и мы доживемъ, быть можеть, и до той минуты, когда упадутъ послѣдніе покровы. Осторожность и постепенность, съ которою дѣйствуютъ рыцари сословность, представляется, во всякомъ случаѣ, весьма характеристичной. Внѣшнихъ стѣсненій для нихъ не существуетъ; къ недомолвкамъ, намекамъ, подходамъ ихъ ничто не вынуждаетъ—а они все-таки не поднимаютъ вполнѣ своего забрала. Отрицательной сторонѣ вопроса въ статьѣ г. Павухина отведено гораздо больше мѣста, чѣмъ положительной; мы ясно видимъ, что онъ хочетъ разрушить, но можемъ только догадываться о томъ, что и какъ онъ хочетъ построить. Какъ бы то ни было, среди тьмы не лишены значенія и небольшіе пробиеки свѣта.

Сословность, въ глазакъ г. Пазукина--- это рай, который потеряла Россія, и въ который она должна возвратиться. Поэма, какъ у Мильтона, состоить, такимь образомъ, изъ двухъ частей --- и последняя часть, какъ у Мильтона, гораздо слабве первой. Двло въ томъ (и здесь, конечно, исчезаеть сходство съ англійскимъ поэтомъ), что песнь о потерянномъ рав пропета авторомъ проекта по давно известникь, въ новой редакціи только слегка изміненнымъ и дополненвымъ нотамъ. Кто не слыхалъ, напримъръ, гимна въ честь мировых посредниковь, при которых в все шло къ лучшему въ наилучше устроенномъ мірѣ? Что новаго представляють всякія, варіаціи на тяму объ отсутствующемъ правительствъ, сътованія на "повороть отъ порядка къ безурядицъ, отъ законоуваженія къ паденію авторитета власти", совершившійся, будто бы, во второй половинъ шестидесятихъ годовъ, подъ вліяніемъ анархіи, организованной земскимъ поменіемъ и узаконенной судебными уставами? Неотъемлемою собственностью г. Пазухина следуеть признать только ту прямолинейность, съ которою онъ сводить самыя разнообразныя явленія, действительныя и воображаемыя, къ одной причинъ-къ упадку сословнаго начала. Отсюда и утрата нравственной связи между властью и вародомъ, отсюда неустойчивость правительственныхъ системъ, отсода стремленіе въ наживъ, отсюда нигилизмъ или, по крайней тръ, его быстрое развитіе, отсюда враждебное отношеніе интеллигенцін къ народу (!) и къ историческому государственному строю. Нетрудно себъ представить, насколько върна каргина, вся закраменная, такимъ образомъ, одною краскою. Хотите ли знать, напри-**№** връ, чемъ объясняются слухи о переделе земель, упорно держащісся въ средъ крестьянства? "Противодворянскою подитикою" прошлаго царствованія. "Лишеніе служебныхъ привилегій,---говорить г. Пазухинъ,---не могло не смутить населеніе, привыкшее въ дворя--

плохо — но какъ дъйствовали до-реформенныя дворянскія собранія? Положимъ, что новые суды оставляютъ желать весьма многаго — но какую память оставили по себъ выборные увядные судьи и члены гражданскихъ и уголовныхъ палатъ? Сравненій этого рода ин не найдемъ ни у г. Пазухина, ни у другихъ поборимковъ старини — а между твиъ, матеріаль для нихъ встрвчается жа каждонъ шагу, встрвчается даже въ настоящемъ, потому что рядомъ съ безсословными учрежденіями у насъ и теперь существуєть немало сословнихъ. "Отличительная черга нашего земства, — говорить г. Пазухинь, — есть случайность его состава и направленія. Съёздъ частимкъ землевладъльцевъ есть сборъ отдъльныхъ единицъ, разъединенныхъ общественнымъ положениемъ, образомъ жизни, воспитаниемъ и уровнемъ нравственных понятій. Самая численность събзда можеть колебаться отъ крайне низкой нормы до громадной цифры ивскольнихъ сотенъ. если какому-нибудь земцу вздумается устроить избирательную агитацію... Земство можеть быть хорошо въ одновь убадь и очень плохо въ другомъ, съ нимъ смежномъ. Въ течение одного треклетия оно можеть деятельно и добросовестно вести дела своего управленія, а въ следующее трехлетие въ этомъ же самомъ зеистве могутъ водвориться порядки самаго безсовъстнаго хищенія и возмутительныхъ здоупотребленій". Которое изъ этихъ положеній, спрашивается, непримънимо къ сословнымъ, --- напр., дворянскимъ --- собраніямъ и учрежденіямъ? Кто станеть отрицать, что ихъ составъ сплошь и рядомъ зависить отъ случая, въ одномъ году бываетъ одинъ, въ другомъ — другой, иногда удачный, иногда крайне слабый? Кому неизвъстны контрасты между двумя сосъдними уъздами, изъ которыхъ въ одномъ предводитель дворянства-ночти все, въ другомъ-ничто? Если кто-нибудь забыль древнюю исторію дворанских в собраній, съ ихъ скандалами, съ ихъ интригами, съ предводительскими объдами, съ арміями мелкопом'єстныхъ, привозимыхъ и содержимыхъ на счетъ магнатовъ, тотъ можеть найти повтореніе тёхъ же авленій-въ нёсколько меньшихъ, развъ, размърахъ-въ весьма недавнемъ прошломъ; ссылаемся на "достовърное свидътельство" обновленимить "С.-Петербургскихъ Въдомостей", однажды уже цитированное нами 1). "Общественное положение" теперь менже чжиъ когда-либо опредъллется происхожденіемъ; между дворянами можеть существовать такая же

¹) См. Внутреннее Обозрвніе въ № 1 "Вістника Европн" ва 1884 г. "Своза во многихъ містахъ Россіи,—говорила, годъ тому назадъ, консервативная газета,—увидівли ми погоню за званіемъ предводителя, увидівли, какъ люди, ставшіе предводітелями, начали, какъ то бывало прежде, тратить свои состоянія на представительство, на обіды и ужины, какъ, благодаря желізнымъ дорогамъ, начинають возить на выборы, конечно на свой счеть, цілье вагоны голосовъ".

развида въ образъ жизни, въ воспитаніи, въ уровив нравственныхъ понятій, какъ и между личными землевладёльцами, встречающимися на земскомъ избирательномъ съфздф. Убфдиться въ томъ, что сословний характеръ собранія не даеть ему никакихъ преимуществъ передъ безсословнымъ, можно еще другимъ путемъ: сравненіемъ губериских земских собраній-тамъ, гдв они составлены исключительно или почти исключительно изъ дворянъ (т.-е. въ большинствъ такъ называемыхъ дворянскихъ губерній) — съ убздными, всегда и вездб ссединяющими въ себъ представителей всъхъ сословій. Едва ли можно сомивраться въ томъ, что значительно большая часть плодотворной земской работы сдёдана руками уёздныхъ земскихъ собраній. Объаспяется это отчасти, безь сомивнія, самымъ кругомъ действій техь н другихъ; но развъ такой результать быль бы возможенъ, еслибы сословность, an und für sich, была столь неоцвненнымъ, ничвмъ не запънинымъ благомъ? Развъ возможно было бы, при томъ же условіи, уствшное соперинчество въ земскомъ дълв губерній не-дворянскихъ (нир., вятской) съ дворянскими?... Есть, наконецъ, пробный камень, еще болве надежный, чвиъ всв остальные: сравнение того, что сдвмло дворянство въ восемьдесять лёть своей корперативной жизни (т.-е. со времени обнародованія дворянской граматы до введенія въ дъйствіе положенія о земскихъ учрежденіяхъ), съ тэмъ, что сдудало месословное земство въ четвертую часть этого времени. Правда, условія, при которыхъ работало-чли, лучше сказать, не работалодворянство, были крайне неблагопріятны; но кто же скажеть, что зеиство постоянно пользовалось попутнымъ вътромъ? Менъе всего это могуть утверждать именно проповёдники сословности, потому что вся эпоха деятельности земства представляется въ ихъ глазахъ непреривнимъ рядомъ смутъ и замъщательствъ всяваго рода.

Съ полемической стороной разбираемой нами статьи мы познакоменсь достаточно; натянутыя историческія нараллели, вкривь и высь истолкованные факты, аргументы по меньшей мёрё обоюдуюстрые —воть орудія, съ помощью которихъ авторъ усиливается сокрушить безословность вообще и безословное земство въ особенности. Великодушно отказываясь отъ безусловного возвращенія къ мрошлому, онь полагаетъ, однано, что "вёрная и ясно сознанная идел не должна дінать уступокъ заблужденію, не должна входить въ сдёлки съ ложью". Реформа земскихъ и городскихъ учрежденій должна состоять, по его инітыю, "въ заміні безсословнаго начала сословнымъ, въ установленіи представительства отъ сословій, вмісто представительства отъ случайныхъ грумпъ разнаго рода имущественниковъ" (курсивъ автора). Этого мало; необходимо еще искоренить "фикцію о политическомъ равенстві сословій, объ одинаковой ихъ нолитической правоспособности" — фикцію, м'вщающую "установленію правильныхъ, нормальныхъ отношеній между сословіями". "Эти нормальныя отношенія явятся только тогда, когда дворянство станетъ снова служилымъ и витстт высшимъ земскимъ сословіемъ (также курсивъ автора). Таковы положительныя требованія, предъявляемыя г. Пазухинымъ. Опредъленными ихъ можно назвать только сравнительно съ общими мъстами и намеками романтивовъ сословности. Что такое дворянство, какъ "высшее земское сословіе"? Какую степень вліннія и власти нужно ему предоставить, чтобы упрочить за нимъ перевъсъ надъ другими сословіями? Имъется ли при этомъ въ виду одно только мъстное или также общее государственное управленіе? Какъ далеко должны идти преимущества дворянства по отношенію къ государственной службѣ? Какими облзанностями должны уравновъшиваться его права? Всв эти вопросы остаются безъ разрешения. Не совсемъ ясно даже и то, предполагается ли сохранить земскія учрежденія, измінивь только ихъ составь, или замфинть ихъ учрежденіями сословными, вполиф отдельными другь оть друга. Остановимся на первомъ предположеніи, болве благопріятномъ для автора проекта, и посмотримъ, чего можно ожидать отъ его осуществленія.

"Являясь представительствомъ всъхъ, -- говоритъ г. Цазухивъ, ---земскія учрежденія не могуть быть серьезнымь представительствомь какихъ-либо опредъленныхъ интересовъ; не имъя никакой связи съ бытовыми союзами, не находясь подъ ихъ нравственнымъ контролемъ, гласные земскихъ собраній могуть безнаказанно примънять на практикъ свои личныя, случайныя воззрънія, идущія въ разръзъ съ нетересами и взглядами этихъ бытовыхъ союзовъ, которые собственно и составляють русскій народь". Итакь, "серьезнымь представительствомъ" земскія учрежденія сділаются только тогда, когда будуть состоять изъ уполномоченныхъ отъ "бытовыхъ союзовъ", т.-е. отъ сословій, им'єющих в свои "опреділенные интересы". Неужели авторъ проекта не замвчаеть, къ чему логически ведеть это общее положеніе? "Опреділенные интересы" сословій не могуть совпадать между собою-иначе не зачёмъ было бы и заботиться объ отдёльномъ представительствъ сословій. Уполномоченные каждаго сословія, отстанвая его интересы, неизбъжно будуть сталкиваться между собою; развогласіе между ними будеть непримиримымъ, потому что исходемя ихъ точки сплошь и рядомъ будутъ противоположны. Преданность сословнымъ интересамъ можетъ быть умъстна и полезна въ собраніи односословномъ по своему составу, въдающемъ дъла одного только сословія; въ собраніи смішанномъ, відающемъ діла общія всему населенію, она можеть привести либо къ анархіи, либо къ превебре-

женію одними интересами въ пользу другихъ, сильнъе представленвихъ. Система г. Пазухина, прямо провозглашающая первенство одного сословія, оставляєть м'всто только для посл'вдияго исхода. Она не даеть свободы "личнымъ воззрвніямъ", могущимъ идти въ разразъ съ сословными интересами; она вводить начто въ родъ поведительныхъ полномочій (mandat impératif), заранве предрвшая образъ дъйствій каждаго гласнаго, обусловливая его исключительно взглядами сословнаго избирательнаго собранія. "Нравственный контроль битового союза"---это не что иное, какъ Дамокловъ мечъ, постоянно угрожающій тому, кто решился бы возвыситься надъ узко-сословной точкой эрвнія. Сословіе—въ особенности господствующее сословіе можеть все простить, все забыть, кром' такъ называемой изм' вны сословнымъ традиціямъ или интересамъ. Подобно тому, какъ до освобожденія крестьянь злоунотребленія пом'вщичьей власти находили, въ огромномъ большинств в случаевъ, охрану и потворство среди дворянъ, — терпимымъ, иногда даже поощряемымъ окажется и теперь образь действій вредный для массы, но окрашенный, хотя бы поверхностно, преданностью корпоративнымъ интересамъ. Доказательствъ этому можно было бы привести не мало; ограничимся однимъ, случайно попавшимся намъ подъ руку и относящимся къ самому послъднену времени. "Второго февраля,—читаемъ мы въ "Новомъ Времени" (№ 3218) со словъ кіевской "Зари",—вывхалъ изъ Роменъ въ Петербургъ графъ Ламздорфъ, командированный по Высочайшему повелёнію въ роменскій уфздъ по дфлу объ одномъ крупномъ землевладфльцф-дворянинф роменскаго увзда, высланномъ изъ полтавской губерніи, по распоряженію кіевскаго генераль-губернатора, за эксплуатацію крестьянь при дачъ имъ въ займы денегъ. Графъ Ламздорфъ пробылъ въ Ромнахъ оволо двухъ недвль и открылъ массу здоупотребленій этого господина, буквально державшаго въ кабалъ крестьянъ пяти волостей, въ теченіе слишкомъ двадцати літь. Интересно, что когда ростовщикъ былъ высланъ изъ полтавской губерніи, многіе дворяне роменскаго убзда выдали ему одобрительное свидътельство, въ которомъ перечисляли заслуги, оказанныя имъ обществу". "Нравственный контроль бытового союза", оказался, такимъ образомъ, на сторонъ лица, имъющаго, повидимому, весьма мало правъ на одобреніе общества; но дъятельность этого лица нивогда, по всей въроятности, не была направлена противъ дворянъ или дворянства, по отношению къ нимъ вь его прошеджемъ нашлись даже кое-какія заслуги—и больше ничего не было нужно, чтобы упрочить за нимъ сочувствіе и защиту его товарищей по сословію. Удивительнаго здёсь нёть ничего-удивительно было бы скорве противуположное явленіе. Снисходительность въ върнымъ сочленамъ, строгость въ отщепенцамъ, позволяющимъ себъ руководствоваться "личными воззръніями"—это характеристическія черты всякаго привилегированнаго сословія, растущія въ прямой пропорціи съ объемомъ и прочностью его привилегій.

Въ чемъ заключаются, далъе, реальные, "опредъленные" интересы дворянства по отношенію къ управленію убздомъ? Гдв осмованіе для обособленія этихъ интересовъ отъ другихъ, иносословныхъ? Задача мъстнаго управленія-благосостояніе всего мъстнаго населенія, всёхъ его классовъ и разрядовъ. Для всёхъ живущихъ въ увздв должно быть одинаково важнымъ все способствующее поднятію его матеріальнаго и нравственнаго уровня. "Представительство всехь" является, поэтому, единственнымъ "серьезнымъ представительствомъ"; именно ему, и ему одному, свойственно попечение объ "опредъленныхъ интересахъ" мъстности, а не объ "опредъленныхъ интересахъ" той или другой группы мъстныхъ жителей. Разбить представительство по сословіямъ, значить пожертвовать общимъ въ пользу частнаго, значить искусственно создать партикуляризмъ, разнуздать эгоистическія чувства. Возьмемъ, для примъра, ту часть земской работы, воторая всего успешнее подвигалась впереде въ рукахъ всесословнаго земства: народную земскую школу. Сознавая и чувствуя себя представителями населенія, гласные всёхъ категорій и всёхъ сословій могли одинаково принимать къ сердцу распространеніе начальнаго обученія, хотя его плодами непосредственно пользовалось почти одно только крестьянство. Совершенно инымъ будеть ноложеніе сословныхъ представителей, обязанныхъ отчетомъ передъ своимъ "бытовымъ союзомъ". Гласине отъ дворянъ невольно спросять самихъ себя, соотвътствують ли значительные раскоды на начальную школу "опредъленнымъ интересамъ" дворянства-и непремѣнно разрѣшать этоть вопрось отрицательно, развѣ если вто-нибудь изъ нихъ увлечется "личными вовзрѣніями" и забудеть объ ожидающемъ его судъ сословныхъ избирателей. И въ самомъ дълъ, для дворянства начальная школа-въ особенности школа правильно организованная, развивающая и развивающаяся — по меньшей мъръ совершенно безразлична; нетрудно придти и къ такому заключенію, что она прямо противоръчить "опредъленимъ дворянскимъ интересамъ"... При сословномъ устройствъ земства не могъ бы даже и вознивнуть вопросъ о расширеніи крестьянскаго землевладінія, не могло бы быть рёчи о томъ длинномъ рядё земскихъ кодатайствъ, проектовъ, попытокъ, результатомъ которыхъ явился крестьянскій моземельный банкъ. Переходъ отъ натуральныхъ повинностей къ денежиниъ, единодушное осуждение податныхъ привилегій, создание зомской статистики, широкая организація земской медицины — всь эти светлыя

страницы въ исторіи земства были бы немыслимы, еслибы оно было построено на сословной почвѣ, съ преобладаніемъ "высшаго земскаго сословія", т.-е. дворянства.

Намъ могуть заметить, что для антагонизма интересовъ есть место и при нынѣшнемъ устройствѣ земства, что интересы личныхъ землевыдривнеть не тождественны съ интересами крестьянъ-общниковъ, интересы города---съ интересами деревни, что de facto преобладающая роль въ земскихъ собраніяхъ почти везді принадлежала и принадлежить дворянамъ-и твиъ не менве земскія учрежденія оказаись способными въ дългельности на общую пользу. Все это такъ--но именно потому существующіе земскіе порядки и не удовлетворярть приверженцевъ сословности. Дворяне, избираемые въ гласные не дворянствомъ, являются въ земскомъ собраніи не повъренными своего сословія, обязанными оберегать его спеціальныя выгоды, а просто мъстными жителями, свободными въ выборъ того или другого образа дъйствій. Личные землевладъльцы не соединены ни между собою, ни съ своими избирателями, такою тесною связью, которая винуждала бы ихъ стоять, во что бы то ни стало, за интересы своей групны; то же самое можно сказать и о представителяхъ городовъ и сельских обществъ. Бывають, безъ сомниня, случаи, въ которыхъ большинство гласныхъ отъ личныхъ землевладельцевъ расходится съ большинствомъ гласныхъ отъ сельскихъ обществъ, расходится именно потому, что желательное для однихъ ненужно или непріятно для другихъ; но разногласіе этого рода не можеть сдълаться хроническимъ, неустранимымъ, потому что ни на той, ни на другой сторонъ нътъ сплоченной фаланги, действующей по навазаниой извит программт, по обязательному для всёхъ паролю. Ни одной группе не дано, притомъ, рѣшительнаго преобладанія надъ остальными; какъ ни искусственна система, принятая земскимъ положеніемъ при распреділеніи гласныхъ между различными разрядами избирателей, она имветь, во всявомъ случав, то достоинство, что исключаеть возможность численнаго перевъса гласныхъ отъ личныхъ землевладъльцевъ. Проекть г. Цавухина не только вводить въ земство представительство по сословіямъ-онъ отрицаеть въ принципъ равенство сословій, т.-е. предрвшаеть вопрось о составь земскихь собраній въ смысль обезпеченія бельшинства за уполномоченными дворянства. Дворянству предназначается роль полновластного распорядителя, остальнымъ сословіямъроль скромныхъ совътниковъ, мивніе которыхъ, въ случав разномыслів, всегда должно стушеваться передъ голосомъ "высшаго земскаго сословія". Каково бы ни было отношеніе между долями земскихъ надоговъ, упадающими на каждое сословіе, опредълять размъръ этикъ налоговъ и способъ ихъ употребленія будеть, de facto,

**h**.

одно дворянство; оно же будеть выбирать должностных лиць, облеченных властью надъ всёми сословіями. Само управленіе сословій обратится таким образомь, въ управленіе одного изъ нихъуправленіе, направленное прежде всего къ охраненію "опредёленнихъ интересовъ" правящаго сословія.

Во имя чего же, однако, должна быть совершена такая кругая перемъна въ нашей государственной жизни? Во имя особыхъ адиннистративныхъ способностей дворянства, доказанныхъ исторією? Доказано ею, наобороть, полнъйшее отсутствіе такихъ способностей, полнъйшее безсиліе дворянства-какъ сословія -- совладать даже съ задачами болве скромными, чвмъ та, которую теперь предлагають возложить на него. Во имя образованности, больше распространенной въ средъ дворянства, чъмъ въ средъ другихъ общественныхъ классовъ? Но отчего же, въ такомъ случав, не обратиться прямо къ рышающему признаку, отчего же не сдёлать образованіе--- независимо отъ происхожденія — источникомъ изв'єстныхъ правъ, условіемъ занятія извъстныхъ должностей? Во имя высшаго нравственнаго развитія, служащаго гарантіей добросовъстности и честности? Но эти качества не составляють монополіи одного сословія; взяточничеству въ до-реформенной полиціи, въ до-реформенныхъ судахъ ничуть не мъшало избраніе полицейскихъ чиновниковъ и судей дворянствоиъ и изъ среды дворянства; примъры "хищенія" встръчались и въ сословныхъ дворянскихъ учрежденіяхъ (припомнимъ процессь владимірскаго губернскаго предводителя дворянства, рішенный сенатомъ лътъ тринадцать тому назадъ). Во имя политической благонадежности дворянства? Но благонадежнымъ, съ этой точки зрвнія, оказалось н земство, потому что нельзя же считать проявленіемъ неблагонадежности столкновенія земскихъ учрежденій съ м'єстной администраціей, весьма часто ничемъ существенно не отличающіяся отъ до-реформенныхъ пререканій между губернаторами и губернскими предводителями дворянства. Г. Пазухинъ напоминаетъ, какъ "правительство, по новоду злодъяній подпольной крамолы, дълало воззваніе къ безсостовной Россіи и получало въ ответь холодное выраженіе верноподданническихъ чувствъ и полное равнодушіе къ затрудненіямъ. въ которыхъ оно находилось". Не станемъ спорить о върности указываемыхъ здёсь фактовъ и спросимъ только одно: что и какъ отвёчали правительству сословныя учрежденія, наприм'връ, дворянскія собранія? Нашло ли оно въ нихъ ту поддержку, которой, будто бы, тщетно искало въ "безсословной Россіи"? А воззваніе несомивию было обращено ко всемъ и каждому, касалось дворянства и дворянскихъ собраній въ такой же точно мірь, какъ и всьхъ другихъ органовъ и классовъ общества. Отступивъ назадъ еще лъть на десатьизгнадцать, мы нашли бы, можеть быть, въ исторіи дворянских в собраній эпизоды совсёмь особеннаго свойства, напрасно игнорируемие г. Пазухинымъ. Мы не ставимъ эти эпизоды въ вину дворянству—мы находимъ только, что они необходимы для полноты картины, которую взялся нарисовать панегиристъ "высшаго земскаго сосновія".

Если ограниченія сословности—главная, почти единственная причина всехъ бъдствій, постигшихъ Россію въ теченіе двухъ последнихъ десятильтій, то возстановленіе сословнаго принципа, въ полной его силь, должно сдвлаться источникомъ неисчислимыхъ благъ, основой народнаго счастья. И действительно, чего, чего только не ожидаеть г. Пазухинь оть торжества своей идеи! Оно "повліяеть на есь общественный организмъ самымъ благотворнымъ, оздоравливающить образомъ. Вымышленные интересы сбродной толпы уступять **место жизненным**ъ интересамъ народныхъ сословій. Будуть крепнуть нравственныя свяви, и явится должная оценка людей. Интрига и корысть перестануть быть единственными двигателями общественной жизни... Возвращение дворянству его правъ, а съ темъ вместе и обязанностей по государственной и земской службамъ, скрепить связи между правительствомъ и дворянствомъ, между дворянствомъ и землей. Прекратится всь недоразумьния между дворянствомъ и крестьянствомъ, а на элементы безсословной Россіи будеть наложена узда, воторая остановить дальнейшее развите въ нашемъ отечестве смуты, ищничества и властолюбивыхъ домогательствъ... Съ преобразованісиъ вемства на сословномъ началів значительно упростится задача реформы мъстныхъ учрежденій. Вопрось о замізщеніи должностей по правительственному назначению или по земскимъ выборамъ потеряетъ свой острый характеръ. Вопросъ о началахъ нашего государственнаго стром, съ возстановленіемъ земско-сословной организаціи, будетъ стоять вит всяких в сомитий, а самое примънение началь не можеть разделять людей на два враждебные лагеря". Не напоминаеть ли эта тирада тёхъ странствующихъ итальянскихъ "докторовъ", которые восхваляють, на площадяхь и перекресткахь, свой чудотворный элексиръ, исцёляющій отъ всёхъ болёзней? Проектъ, весь проникнутий властолюбіемъ, долженъ положить конецъ "властолюбивымъ домогательствамъ"! Возвышеніе сословія, въ корпоративной д'ятельности котораго на первомъ планъ всегда стояла интрига, должно положить вонецъ интригъ! Не слишкомъ ли это напоминаетъ гомеопатическій принципъ: similia similibus curantur? Какимъ образомъ будуть крыпнуть "правственныя связи", когда все пойдеть въ разбродъ, когда каждому сословію будеть сказано: не заботься о другихъ, охраняй твои собственные "опредъленные интересы"? Какимъ

образомъ явится "доджная оцінка людей", когда прежде чімъ отвести человъку заслуженное имъ мъсто, нужно будетъ наводить справку о его происхожденіи? Въ какой степени привилегіи дворянства сблизять его съ землею, прекратять недоразумёнія между нимъ и крестынствомъ, объ этомъ можно судить по примъру прибалтійскаго врал. Подчиненіе крестьянства власти дворянь—наименте цтлесоображний путь къ установленію правильныхъ отношеній между сословіями. Недовъріе къ бывшимъ помъщивамъ до сихъ поръ еще держится въ средъ престыянь; сосредоточение мъстнаго управления въ дворянскихъ рукахъ-върное средство усилить и обострить это недовъріе. Мы убъждены въ этомъ такъ глубоко, что предпочли бы избранію мъстныхъ дъятелей дворянствомъ назначение ихъ правительствомъ, какъ представляющее больше гарантій безпристрастія и справедливости. Нужно ли опровергать, наконецъ, митніе автора о томъ, что прим в не ні е началь не можеть раздвлять людей на два враждебные лагеря? Если-бы это было справедливо, то въ странахъ, гдв нетъ спора объ основахъ государственнаго строя (напр., Англія, Швеція), не было бы и борьбы партій — а она тамъ постоянно существовала и существуетъ. Сомнъніе въ правильности тъхъ или другихъ началъ вависить не оть полноты или неполноты ихъ осуществленія, а оть внутренней ихъ цёны, оть степени развитія народа, въ жизни котораго они играють преобладающую роль.

Авторъ разбираемаго нами проекта упоминаеть о какихъ-то обязанностяхъ дворянства по государственной и земской службъ. Ужъ не хочеть ли онь возвратиться къ тому времени, когда каждый дворянинъ долженъ былъ, волей или неволей, становиться либо чиновинкомъ, либо офицеромъ? Едва ли; слишкомъ мало общаго между условіями того времени и нынфшними, слишкомъ многочисленны и разнообразны новые пути, открытые развитіемъ гражданственности и образованія, чтобы могла быть річь объ искусственномъ направленіи цълаго сословія въ одно русло, къ одному роду дъятельности. Весьма въронтно, что г. Пазухинъ имъетъ въ виду другую мысль, уже появлявшуюся въ печати-мысль о службе по выборамъ, на местахъ, какъ о необходимомъ условін для полученія должности въ центральномъ или губерискомъ управленін. Подробный разборъ этой мысли отдалиль бы насъ отъ нашей главной темы; замётимь тольно, что последовательное проведение ся стеснило бы свободу избирателей и привело бы, въ концъ концовъ, къ замъщению должностей по очереди или по жребію, т.-е. къ наименье удовлетворительному швъ всткъ служебныхъ порядвовъ. Въ какикъ бы размтракъ и на какихъ бы основаніяхъ ни была, впрочемъ, впедена обязательность службы для дворянства, она не уравновесила бы техъ привилегій, которыхъ

требуеть г. Пазухинь, не вознаградила бы того вреда, съ которымъ было бы сопряжено ограничение служебныхъ правъ другихъ сословий.

Наименьшею определенностью отличается та часть проекта, которая касается новыхъ способовъ пріобретенія дворянскихъ правъ. "Есть поводы опасаться", говорить г. Пазухинь, "что дворянство, предоставленное своимъ собственнымъ силамъ, не въ состояніи будетъ завать то положение въ странъ, которое требуется государственными потребностими. Пом'єстное дворянство въ нівоторыхъ містностяхъ такъ объдивло численно, что безъ притока въ его среду новыхъ, сильныхъ элементовъ оно не будетъ въ состояніи удержать свое положение и исполнять свои обязанности... Рядомъ съ путемъ, указаннить Петромъ Великимъ, быть можетъ, полезно указать для полученія дворянства иной путь, болве соответствующій современному положению. Притокъ новыхъ дорошихъ элементовъ разбудить сословную жизнь поивстнаго дворянства, атрофированную реформами шестидесятыхъ годовъ. Эти элементы, въ настоящее время враждебные дворянству, сделаются союзными въ общей службе. Это усилило бы дворянство матеріально и нравственно и помогло бы ему поднять свое политическое значеніе". Въ чемъ заключается настоящій смыслъ этой загадочной рѣчи? Что это за "хорошіе элементы", готовые по первому призыву промънять вражду въ дворянству на союзную съ нинь службу? Не напоминаеть ли политика, рекомендуемая г. Пазухивымъ, то стихотвореніе гр. А. К. Толстого, герой котораго предлагаеть обратить нигилистовь на путь истинный, "повёсивь имъ на шею Станислава"? Что следуеть понимать подъ именемъ пути, "болве соответствующаго современному положению"? Причисление къ дворянству всёхъ тёхъ, у кого имёется столько-то тысячъ десятинъ земли или столько-то десятковъ тысячь рублей дохода? Матеріально это, можеть быть, и усилило бы дворянство, но нравственную его силу, конечно, не увеличило бы. Дарованіе дворянскаго достоинства всемъ получившимъ высшее образование? Это, безь сомивнія, не входить въ планы нашихъ "преобразователей наоборотъ", да и гораздо проще было бы связать съ образованіемъ служебныя права, не касаясь сословных в. Предоставление дворянскимъ обществамъ права кооптаціи или самопополненія? Это саное вероятное изъ всехъ возможныхъ толкованій-но совместимо ли такое право съ историческимъ значеніемъ дворянства, съ установившимися отношеніями его къ правительственной власти? Для насъ, впрочемъ, интересны не столько сокровенныя мысли г. Пазухина, сколько признанія, заключающіяся въ его полу-словахъ и недосказанныхъ положеніяхъ; для насъ важно то, что самъ авторъ проекта констатируеть атрофію сословной жизни, необходимость пробудить ее отъ сна, невозможность предоставить дворянство его собственным силамъ. Гдв наступила атрофія, тамъ самий сильный электрическій товъ можеть вызвать лишь временныя сокращенія мышцъ, а не способность къ правильному движенію. Гдв недостаеть собственныхъ силь. тамъ нельзя обойтись безъ внѣшней искусственной поддержки — а средства для этой поддержки можеть дать только масса; другими словами, меньшинство можеть быть уснлено только на счеть большинства и въ ущербъ его интересамъ.

Экспедиція, въ авангардъ которой стоить г. Павухинъ, не можеть быть названа чёмъ-то новымъ, еще небывальниъ въ нашей современной исторіи. Она представляеть много общаго съ твиъ походомъ въ пользу сословности, который быль предпринять въ половинъ семидесятыхъ годовъ — предпринять и вълитературъ ("Чътъ намъ быть" Р. Оаддвева; "Русскій Міръ" подъ редакціей г. Черняева). и въ дворянскихъ собраніяхъ (проекты дворянской всесословной волости, сочиненные гр. Орловымъ-Давыдовымъ и др.), и въ административныхъ сферахъ. Въ дъйствующей теперь арміи "сословнивовъ" попадаются, рядомъ съ новыми именами, и такія, около которыхъ уже полтора десятильтія тому назадъ группировались защитники дворянскихъ привилегій. Тогда усилія нашихъ псевдо-аристократовъ не увънчались успъхомъ; теперь они выступаютъ на сцену съ большею увъренностью въ побъдъ. Если върить слухамъ, имъ удалось занять нъсколько передовыхъ позицій, удалось изивнить въ сословномъ смыслв некоторыя предположения Кахановской коммиссия. Первоначальный проекть коммиссіи отводиль первое м'єсто въ увзд'я председателю присутствія увзднаго управленія, избираемому земскихъ собраніемъ. Право быть избраннымъ на эту должность предполагалось поставить въ зависимость отъ ценза имущественнаго и образовательнаго, но не сословнаго. Этому же лицу --- или другому, но также выбранному земствомъ — большинство такъ-называемаго совъщанія предоставляло предсъдательство въ убздномъ земсвомъ собранін; за обязательное предсёдательство предводителя дворянства поданъ быль въ средъ совъщанія одинъ только голосъ. Въ усиленномъ составъ коммиссіи, наобороть, значительное большинство голосовъ высказалось за первенство предводителя, за сохраненіе и расширеніе правъ до сихъ поръ ему принадлежавшихъ. Поставлены въ коммиссін, но. кажется, еще не разръшены и новый вопросъ о сословномъ составъ земства, и старый вопросъ о предоставлении крупнымъ землевладъльцамъ права участія, безъ выбора, въ земскомъ собранія. Рѣшающаго значенія всё эти факты пока еще не имеють, но вельзя не видъть въ нихъ "признаковъ времени", нельзя отрицать, что реформамъ прошлаго царствованія угрожаєть такая туча, какая ни разу

еще не висѣла надъ ними во время грозъ. благополучно выдержан-

Мы упомянули мимоходомъ о положеніи діль въ прибалтійскомъ грав. Нашимъ читателямъ извъстны, конечно, корреспонденціи "Руси" о вещенскихъ экзекупіяхъ, составляющихъ въ настоящее время, повидимому, предметь оффиціальнаго разследованія; они заметили, быть ножеть, и знаменательный циркулярь эстляндского губериского праменія, сообщенный на дняхъ петербургскими газетами 1). Съ перваго взгляда можеть показаться, что нримъръ остзейскихъ провинцій ничего не доказываеть по отношенію въ внутреннимъ губерніямъ имперіи, что тамошнее дворянство отділено отъ массы населенія происхождениемъ и языкомъ, рискуетъ быть отделеннымъ отъ нея и въроисповъданіемъ, что въ основаніи такихъ "мъропріятій", какими прославился адъюнеть венденского орднунгстерихта, лежить именно преследование крестьянь, переходящихъ изъ лютеранизма въ православіе. Мы узнаемъ, однако, изъ корреспонденціи самой "Руси", что между противозавонно навазанными врестьянами венденскаго увзда православные составляють только большинство (а по другимъ свъденіямъ — даже и не большинство); мы не видимъ въ циркуляръ жиляндскаго губерискаго правленія никакихъ указаній на то, чтобы объектомъ гакенрихтерскаго усердія являлись исключительно или преимущественно врестьяне, обратившиеся въ православие. Центръ тяжести техъ прискорбныхъ явленій, которыми такъ богато прошедшее и настоящее прибалтійского края, лежить, безъ сомивнія, въ господствъ одного сословія надъ другими; все остальное только обостряеть отношенія, но не составляеть ихъ коренной, производящей причины. Ничемъ другимъ, кроме крайней близорукости и непоследовтельности, нельзя поэтому объяснить того любопытнаго факта, что една и та же газета, въ одно и то же время, громить оствейскихъ дворянь--- и стоить за "властную руку" дворянь россійскихь; возмущается "мечами правосудія, по-прежнему свистящими надъ беззащитной спиной венденскаго крестьянина" — и отстаиваеть свисть тыть же "мечей" надъ спиной русскаго мужика. Теперь эти "мечи" ваходятся у насъ, de jure, въ распоряжения сословныхъ крестьянскихъ судовъ, къ которымъ, de facto, следуетъ присоединить еще исправниковъ и становыхъ приставовъ; но если состоится, съ одной стороны, проектируемое подчинение волостныхъ судовъ мировымъ

<sup>1) &</sup>quot;Губернское правленіе", сказано, между прочимь, въ этомъ циркулярь, "изъ поступающихъ къ нему дель часто усматриваеть, что гакенрихтеры подчиненныхъ ихъ суду и расправе лицъ подвергають телесному наказанію не только за совершенно маловажние проступки, но даже и тогда, когда не доказана ни действительность проступка, ни виновность подсудимаго".

судьямъ или мировымъ посредникамъ (воскрешеннымъ подъ тъмъ или другимъ именемъ), съ другой стороны-монополизирование этихъ должностей дворянствомъ, то наше "высшее земское сословіе" окажется вооруженнымъ наравнъ и одинаково съ остзейскимъ. Не думаемъ, чтобы это послужило ему на пользу... Событія, совершающіяся въ остзейскомъ крав, имвють глубоко поучительный характерь; они доказывають съ неотразимой силой, къ чему можеть привести неравенство между сословіями, во что могуть обойтись такіе результаты этого неравенства, какъ сохраненіе для "низшихъ" сословій карательной мфры, исключенной изъ общихъ уголовныхъ законовъ Полная и безусловная отмёна тёлесныхъ наказаній — вотъ выводъ, вытекающій самь собою изъ остяейскихь навістій, воть міра, нанболве подходящая къ празднованію столетней годовщины дворянской грамоты. Что было начато тогда, то могло бы быть докончено телерь; что было сословной привилегіей, тому пора сдёлаться общенароднымъ правомъ.

Въ концъ января распубликованы правила объ обложении торговыхъ и промышленныхъ предпріятій упомянутымъ нами въ предъидущемъ обозрвніи дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и раскладочнымъ). Отличительная черта этихъ правилъ-крайняя неполнота, обусловливаемая, по всей вфроятности, ихъ временнымъ характеромъ; въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, они далеко уступаютъ первоначальному проекту реформы промысловаго налога, потеривышему врушеніе въ продолженіе законодательной сессіи 1883-4 г. Основанія распреділенія раскладочнаго сбора новымъ закономъ вовсе не опредълены. Раскладка, сказано въ ст. 15-ой, производится "сообразно предполагаемымъ прибылямъ предпріятій"; какъ разсчитывается, какъ удостовъряется прибыль-объ этомъ не говорится ни слова. Объщано, правда, изданіе на этотъ счеть инструкцій, утверждаемыхъ министромъ финансовъ; но настоящее назначение иструкційразвитіе и разъясненіе положеній, заранве установленных закономь Инструкція должна доподнять законъ, а не замінять его. Большимъ достоинствомъ первоначальнаго проекта было стремленіе облегчить мелкихъ промышленниковъ и торговцевъ, возложить всю тяжесть новаго налога на крупныя предпріятія; въ правилахъ, утвержденныхъ 15-го января, это стремленіе проявляется гораздо слабве. На основаніи ст. 16-ой, предпріятія, находящіяся въ затруднительномъ положеніи, по незначительности оборотовъ и другимъ причинамъ, могутъ быть освобождены (убзднымъ податнымъ присутствіемъ) отъ расклядочнаго сбора, сумма котораго распредъляется сполна между прочими плательщиками города или увзда. Итакъ, незначительность оберотовъ

ножетъ, но не должна служить основаниемъ къ освобождению отъ раскладки; всякая льгота, допущенная присутствіемъ, увеличиваетъ, притомъ, сумму налога, упадающую на другихъ плательщиковъ-а такъ какъ изъ семи членовъ присутствія къ числу плательщиковъ намога почти всегда будутъ принадлежать четыре (избираемые городскою думой и купеческимъ обществомъ), а иногда и шесть (въ присугствіяхъ спеціально городскихъ, гдъ членовъ отъ земскаго собранія заміняють члены оть биржевого общества), то ожидать справедливости въ назначении льготъ довольно трудно. Жаловаться на примеченіе къ раскладкъ едва-ли будеть возможно, такъ какъ обязательных для присутствія поводов къ освобожденію от нея правила 15-го января, какъ мы уже видъли выше, не установляютъ. Общая дифра раскладочнаго сбора весьма невелика: для перваго трехлатія (1885-87) она составляеть только съ небольшимъ 21/2 милліона рублей въ годъ (остальная сумма, исчисленная по стать в дополнительнаго сбора въ росписи на 1885 г. -- около 13/4 милл. -- приходится, следовательно, на процентный сборь, взимаемый съ акціонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и другихъ видахъ товариществъ . по участкамъ). Несмотря на это. правиламъ 15-го января въ торговоиъ и промышленномъ мірѣ посчастливилось, повидимому, не больше чемъ проекту 1883 года: они возбудили неудовольствіе, нашедшее отголосовъ во внутренней хронивъ "Руси". Мы узнаемъ, отсюда. нрежде всего, что для московскихъ торговыхъ людей раскладочный сборь быль совершеннымь сюриризомь, что онь упаль имь "какъ сивгъ на голову". Странно; неужели они полагали, что неудача первой попитки ввести донолнительный промысловый налогъ равносильна отвазу отъ самой мысли объ этомъ налогъ? Изъ доклада, при которомъ была представлена роспись на 1885 годъ, можно было, притомъ. узнать еще за три недъли до обнародованія правиль 15 января о предстоящемъ введении новаго сбора. Дальше идеть рвчь о недоразумъніяхь, возбуждаемых в сроком в введенія въ действіе новых в правиль. Придется-ли платить въ 1885 г. съ прибылей за 1884 г., или тольво въ 1886 г. съ прибылей за 1885 г.? Законъ, толкуютъ иные, обратваго действія иметь не можеть, а следовательно, и новый налогъ можеть быть приведень въ исполнение только въ 1886 г. Намъ кажется, что никакихъ недоразумбній тексть закона (т.-е. мнвнія государственнаго совъта, при которомъ обнародованы правила 15 января) не допускаеть; во второмъ его пунктв прямо сказано, что взимание установляемых в сборовъ должно быть начато съ 1885 г. Если бы въ взиманію налога могло быть приступлено лишь въ 1886 г., то сумма, оть него ожидаемая, конечно, не была бы внесена въ роспись 1885 г. Нъть-ли здъсь, однако. отступленія отъ того принципа, въ силу котораго законъ обратнаго дъйствія не имъеть? Мы уже имъли случай замътить, по другому поводу, что этотъ принципъ часто понимается совершенно невърно; тоже самое слъдуетъ сказать и о новыхъ московскихъ толкованіяхъ. Въ основъ этихъ толкованій лежитъ, по всей въроятности, такого рода разсуждение: прибыль за прошедший годъ вошла, съ первымъ днемъ новаго года, въ составъ моего имущества: если въ этотъ моментъ она не подлежала дополнительному сбору, то и не можеть уже ни въ какомъ случав подлежать ему. Упускается здёсь изъ виду то существенно важное обстоятельство, что размъръ прошдогодней прибыли есть только признакъ, опредъляющій размъръ налога. Правительство нашло необходимымъ обложить всъ торговыя и промышленныя предпріятія, начиная съ текущаго года, дополнительнымъ сборомъ. Оно могло опредълить его или одною общей для всъхъ цифрой, или цифрой, пропорціональной гильдейскимъ пошлинамъ, или на какомъ-либо иномъ основаніи, независимомъ отъ суммы прибылей; противъ такого сбора, бевъ сомнънія, нельзя было бы возражать указаніемъ на правило объ обратномъ действіи закона. Неужели возраженіе становится возможнымъ только потому, что размірь сбора согласованъ, приблизительно, съ размъромъ прощлогодней прибыли? Изъ какихъ суммъ сборъ будетъ уплаченъ---это совершенно безразлично; прошлогодняя прибыль---это не источникъ налога, а только его показатель. Никакъ нельзя утверждать, что налогу подлежить только тоть рубль, который еще не поступиль въ карманъ плательщика, что однажды записанное на приходъ обезпечено разъ навсегда отъ всявихъ требованій со стороны государства. Но если возраженіе, приводимое хроникеромъ "Руси", лишено всякаго юридическаго значенія, то не следуеть ли признать за нимъ, по крайней мере извъстний практическій смысль, не следуеть ли согласиться съ темъ, что неудобио принимать доходъ, уже полученный за основание для обложенія новымъ сборомъ? И на этотъ вопросъ мы можемъ отвітить только отрицательно. Правила 15 января обнародованы въ двадцатыхъ числахъ того же мъсяца, когда счеты за предъидущій годъ почти ни однимъ торговымъ или промышленнымъ предпріятіемъ еще не сведены; съ цифры чистой прибыли дополнительный сборъ могъ, следовательно, быть скинуть еще до окончательнаго заключения прошлогоднихъ счетовъ. Повторяемъ еще разъ, предстоящее введене новаго сбора не могло не быть известно торговому и промышленному міру, и никакой пертурбаціи въ его дёлахъ вслёдствіе незначительнаго возвышенія промысловаго налога ожидать нельзя.

Изъ восьми распубликованных до сихъ поръ главъ проекта особенной части уголовнаго уложенія, мы познакомили нашихъ читатедей, въ двукъ обозръніяхъ (1884 г. № 12 и 1885 г. № 2), съ пятью первыми, касающимися лишенія жизни, тілесных в поврежденій, поединковъ, оставленія безъ помощи и посягательствъ на личную свободу. Содержаніе шестой главы, относящейся къ непотребству, мы подробно излагать не будемъ; остановимся только на двухъ ея чертахъ, особенно важныхъ. Исходя изъ той, совершенно правильной инсии, что уголовнымъ водексомъ могутъ быть предусматриваемы нсключительно поступки, влекущіе за собою уголовное наказаніе, редакціонная коммиссія вовсе не включила въ свой проекть такъ называемое любодвиніе, т.-е. вив-брачную любовную связь, безъ квалифицирующихъ обстоятельствъ (кровосмъщенія и т. п.). Дъйствующее уложеніе подвергаеть участниковь такой связи церковному покаянію, вовсе не составляющему карательной міры и съ полнымъ основаніемъ исключаемому коммиссією изъ числа уголовныхъ наказаній. Есть, правда, еще одно возможное последствіе незаконной связи, определяемое, въ настоящее время, судомъ уголовнымъ: это возложение на отца обязанности обезпечить содержание незаконных в детей, а также матери ихъ. Не подлежить, однако, никакому сомивнію, что эта обязанность имветь чисто гражданскій характеръ; не упоминая о ней въ своемъ проектъ, редакціонная коммиссія руководствовалась уб'яжденіемъ, что она будеть установлена закономъ гражданскимъ и сдёлается возможнымъ предметомъ гражданскаго иска. Опасаться можно только одногочтобы обязательство, требуемое справедиивостью и общественной пользой, не исчевло изъ законовъ уголовныхъ прежде перенесенія его въ область гражданскаго права. Уголовное уложение, по всей въроятности, будеть составлено, утверждено и введено въ дъйствіе гораздо раньше гражданскаго: необходимо, ноэтому, чтобы вопросъ объ обезпеченім участи незаконнорожденных в дітей быль выділень изъ общихъ законодательныхъ работь по гражданскому праву и разръшенъ какъ можно скорве, не ожидая ни изданія новаго уголовнаго уложенія, ни, твив болве, приведенія къ концу новаго гражданскаго кодекса. Это желательно и потому, что редакція ст. 994-ой действующаго уложенія отличается большою неполнотою; прим'вненіе ея сопряжено съ большими затрудненіями; достаточно указать на то, что мать, желающая обезпечить своихъ дътей, должна явиться обвинительницей противъ самой себя, должна возбудить уголовный процессъ, въ которомъ ей предстоитъ роль обвиняемой. Къ этой явной несообразности ирисоединяются еще другія: дальнъйшее веденіе дъла переходить въ руки прокурора, примиреніемъ сторонъ производство прекратиться не можеть, и мать, какъ обвиняемая, лишена правъ гражданской истицы.

Гораздо болве спорнымъ важется намъ рвшеніе, данное воминссіею вопросу о прелюбодѣяніи (т.-е. о нарушеніи супружеской върности). Единственное отступленіе, допущенное ею здёсь оть действующаго уложенія, состоить въ томъ, что наказанію за прелюбоденіе (заключенію въ тюрьмъ на срокъ не свыше шести мъсяцевъ) подвергается только виновный супругъ, а не его соучастница или соучастникъ. По справедливому замъчанію коммиссіи, основаніемъ отвътственности за прелюбодъяніе служить нарушеніе даннаго объщанія супружеской вірности; соучастникъ прелюбодівнія въ такомъ нарушении (по отношению къ обвинителю) невиновенъ, онъ совершиль простое любод'вяніе, не влекущее за собою уголовной кары. Оставаясь во всемъ остальномъ на почет существующаго права, коммиссія полагаеть, что уголовное преслідованіе за прелюбодівные должно быть, какъ и теперь, несовместно съ просьбою о разводе. основанною на той же причинъ-иными словами, что обвинение въ прелюбодъянии передъ судомъ уголовнымъ возможно лишь подъ условіемъ неприкосновенности брака. Въ нъкоторыхъ западно-европейскихъ законодательствахъ-напр., германскомъ и венгерскомъ-ми встречаемъ постановленія прямо противоположнаго свойства; уголовная отвътственность за прелюбодъяние допускается ими только тогда, вогда оно послужило поводомъ къ расторжению брака или къ разлученію супруговь. Это разр'яшеніе вопроса кажется намъ гораздо болве правильнымъ и практичнымъ, чвить то, которое безъ всякихъ мотивовъ-вромъ ссылки на принципъ: matrimonia sunt conservandaподдерживается редакціонною коммиссіею. Сохраненіе брака желательно только до твхъ поръ, пока сохраняется его нравственная основа, пока не нарушается супружеская върность или, по крайней мъръ, прощается и забывается ея нарушеніе, во имя прежией любви и надежды на будущее счастье. Ни о чемъ подобномъ не можеть быть и рфчи послф того, какъ обманутый супругъ обратился къ уголовному суду и добился отъ него обвинительнаго приговора надъ виновною или виновнымъ. Не трудно себъ представить, во что должна обратиться супружеская жизнь после всехъ скандаловъ судебнаго процесса, послъ тюремнаго заключенія, объ исправительномъ харавтеръ котораго въ данномъ сдучав, конечно, не можетъ быть и ръчи. Примиреніе супруговъ становится немыслимымъ-а между темъ возможность развода утрачена навсегда (развъ если для него вознинеть новый поводь), нотому что прелюбодалніе, бывшее объектомъ уголовнаго преследованія, не можеть уже служить основаніемь вы расторженію брака. Другое діло, если уголовный процессъ совпадаеть

съ бракоразводнымъ или ставится отъ него въ зависимость, т.-е. допускается лишь по произнесеніи развода; онъ не можетъ уже испортить отношеній, безъ того прекращенныхъ, и самое наказаніе явыяется болье справедливымъ, какъ возмездіе за разрушеніе брачнаго союза. Еще справедливые было бы, конечно, вовсе исключить прелободьніе изъ числа діяній, караемыхъ уголовнымъ завономъ. Чімъ више святость брачнаго союза, тімъ меніве умістно охраненіе его страхомъ уголовнаго наказанія—но ужъ если такое охраненіе призвистся необходимымъ, то слідовало бы, по крайней міръ, ввести его въ условія, упомянутыя нами выше.

Отлагая до другого раза разсмотрвніе двухъ последнихъ главъ проекта-объ оскорбленіяхъ и объ оглашеніи тайнъ,-заключимъ наше обозрвніе указаніемъ на чрезвычайно важный и утвиштельный факть, оглашенный въ последнемъ отчете крестьянского поземельного банка. Неугомонные враги этого учрежденія, каркая надъ его будущимъ, предсказывали, между прочимъ, крайнюю неисправность заемщиковъкрестьянъ въ уплатъ процентовъ и погашенія; они утверждали. что на полученныя ссуды крестьяне будуть смотръть какъ на правительственный нодарокъ, неподлежащій возм'вщенію. Что же оказывается на самомъ дълъ? Всъхъ платежей по ссудамъ, выданнымъ въ банка въ 1883 и 1884 г., подлежало къ поступленію по 1-е января 1885 г. 280,910 руб. 93 коп. Изъ нихъ разсрочено 706 р. 50 к. и числится въ недовикъ: въ предълахъ льготнаго срока-4,893 р. 40 к., перешедшихъ эти предълы—76 р. 21 к. Исправно поступило, тавижь образомъ, 275,234 руб. 82 коп., т.-е. почти девяносто восемь процентовъ всей подлежавией въ поступленію суммы. Результать—въ полномъ смыслё слова блестящій, свидетельствующій не только о правильномъ взглядъ заемщиковъ на характеръ оказанной имъ услуги, но и о целесообразности покупокъ, совершенныхъ при содъйствіи банка. Тъмъ отраднъе видъть быстрое развитіе дъятельности банка: къ 1 февраля текущаго года, менъе чъмъ черезъ два года послъ открытія банка, цифра разръщенныхъ имъ ссудъ превысила 16 милліоновъ рублей, цифра ссудъ, дествительно выданныхъ, достигла почти 111/2 милліоновъ. Куплено при содъйствіи банка 354,190 десятинъ земли, 56,256 домохозяевами, въ семействахъ которыхъ числится 175 тысячъ душъ мужеского пола. Большинство покупателей-товарищества (743), меньшинство-отдёльные крестьяне (158); среднну занимають сельскія общества (388)—но когда будеть обнародовань подробный отчеть банка за второй годь его существованія. то окажется, въроятно, что по числу купленныхъ десятинъ земли и

по цифръ полученной ссуды первое мъсто, какъ и въ 1883-4 г., занимають сельскія общества. Къ 1 мая 1884 г. число покупщиковътовариществъ относилось въ числу покупщиковъ-обществъ, вавъ 1: 28/11; теперь отношение это изивнилось нъсколько въ пользу обществъ (1: 1<sup>10</sup>/<sub>11</sub>)—между твмъ, уже по отчету за 1883—4 г. цифра десатинъ, купленныхъ обществами, превышала цифру десятинъ, купленныхъ товариществами, на три слишкомъ тысячи; цифра ссудъ, полученныхъ первыми, превышала цифру ссудъ, полученныхъ послъдними — почти на триста тысячъ рублей. Есть губерніи (наприм'трь, саратовская, екатеринославская), гдф сельскія общества составляють даже абсолютное большинство покупателей—и именно здъсь весьма высоки и абсолютная, и относительная цифры купленныхъ десятинь земли. По числу ссудь (443) на первомъ мъстъ стоить губернія полтавская, но по числу купленныхъ десятинъ — губернія екатеринославская (87 тысячь, въ полтавской только 52 тысячи). Въ пяти губерніяхъ (изъ 18)-екатеринославской, пензенской, смоленской, таврической и херсонской-между покупіциками нёть ни одного отдъльнаго крестьянина.

Довольно любопытныя свёденія сообщиль недавно петербургскій корреспондентъ "Московскихъ Въдомостей" (№ 43) о судьбахъ вырабатываемаго въ министерствъ финансовъ устава государственнаго поземельнаго банка. Предполагалось, будто бы, изготовить этотъ уставъ "въ канцелярской тишинъ" и внести его въ государственный совъть, "не ознакомивь съ нимъ публику"; "по счастію это не удалось, и проекть устава нынв разсматривается частью техъ же местныхъ людей, которые приглашены въ Кахановскую коммиссію.. Итакъ эти "мъстные люди" замъняють собою "публику"? Намъ кажется, что это вовсе не одно и тоже, такъ какъ "мъстные дъятели" Кахановской коммиссіи могуть считаться представителями одной только группы, и притомъ именно той, которая прямо заинтересована въ удешевленін, хотя бы и свыше мъры, открываемаго помъщикамъ поземельнаго кредита... Возраженія "мъстныхъ людей", если върить корреспонденту, были направлены, между прочимъ, противъ взиманія съ заемщивовъ платежей, превышающихъ сумму процентовъ и погашенія, и противъ сліянія вновь проектируенаго кредитнаго учрежденія съ существующимъ уже крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ. Первое возраженіе для насъ не совсвиъ понятно; если съ заемщиковъ крестьянскаго повемельнаго банка взимается 1/2 0/0 на издержки по администраціи, то на какомъ же основаніи могуть быть освобождены отъ такого платежа заемщики-личные землевладельцы? Что касается до обособленности обоихъ кредитныхъ учрежденій, то она тычь менье желательна, чемъ успешнее действовало до сихъ поръ управлене

которую обнаруживаеть по этому вопросу корреспонденть "Московскихь Вёдомостей". Признавь "несомивнную выгоду соединенія объихь операцій" (т.-е. кредита крестьянскаго съ кредитомъ номѣщичьимъ), онь нёсколькими строками ниже говорить объ удобствъ сліянія новаго кредитнаго учрежденія съ государственнымъ банкомъ, такъ какъ послёднимъ производится учеть землевладѣльческихъ соло-векселей. Какъ бы ни былъ разрѣшенъ вопросъ о внѣшней организаціи поземельнаго кредита, необходимо, во всякомъ случаѣ, сохранить за крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ возможность продолжать и расширять свои дѣйствія въ томъ направленіи, которое было имъ дано съ самаго начала.

## ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪНІЕ

1-е марта, 1885.

Леберальные принципы въ иностранной политикъ. — Неудачи и промахи министерства Гладстона. — Борьба партій и министерскій кризись. — Витшніе уситхи Франціи и діятельность Жюля Ферри. — Пренія въ парламентахъ французскомъ и германскомъ по поводу унадка хлібныхъ цінь. — Річн князя Бисмарка и ихъ особенности.

Трудно и иногда очень трудно проводить либеральные принципы въ области международныхъ отношеній, --- въ этомъ наглядно убъждаеть насъ нечальная судьба министерства Гладотона. Престарелый англійскій премьеръ враснорічнью громиль политику лорда Биконсфильда и одержаль надъ нимъ блестящую побъду во имя чел вычности и миролюбія, во имя прекращенія кровавыхъ подвиговъ въ разныхъ частяхъ света, во имя признанія правъ чужихъ народностей, угнетаемыхъ англичанами и ихъ союзнивами. Торжество либеральной партіи во время парламентскихъ выборовъ 1880 года было прежде всего осуждениемъ безпокойной и воинственной дъятельности консервативнаго кабинета, вовлекшаго Англію въ цёлый рядъ рискованных предпріятій на Востокт, въ средней Азіи, въ Африкт, на Средиземномъ моръ. Переходъ власти въ руки Гладстона былъ прив'втствованъ не только въ Англіи, но и въ остальной Европ'в встии другьями мира и свободы: рядомъ съ крупными реформами внутри, ожидалась коренная перемёна виёшней политики. И что-же? Несколько леть прошло съ техъ поръ, и министерство Гладстона

очутилось въ положеніи несравненно худшемъ, чёмъ кабинетъ Виконсфильда наванунъ его паденія. Ни одно изъ либеральныхъ объщаній не исполнилось въ сферъ иностранныхъ дълъ. Противниви вслихъ кровопродитій, горячіе пропов'ядники миролюбія и справедливости оказались виновниками тяжелыхъ войнъ и опасныхъ усложненій; они незамътно, какъ бы противъ воли, втянулись именно въ ту область "крови и желъза", отъ соблазновъ которой такъ убъдительно и страстно предостерегали страну въ своихъ оппозиціонныхъ рвчахъ. Отступленіе отъ принциповъ было-бы еще извинительно, еслибы оно оправдывалось какими либо сознательными политическими цёлями, и главное-еслибы оно сопровождалось успъхомъ; но ни того, ни другого не представляеть колеблющаяся, неопредвленная, раздражарщая политива Гладстона, начиная съ бомбардированія Александрін и кончая запоздалою экспедиціею въ суданскія степи. Нельзя сомнівваться въ искренности премьера, когда онъ заявлялъ твердую рвшимость уважать права египтянь, арабовь, афганцевь и зулусовь въ предълахъ ихъ самостоятельнаго національнаго существованія. Почемуже эта решимость осталась пустымъ словомъ, возбудившимъ лишь напрасныя надежды? Какимъ образомъ заявленія, что "Египеть для египтянъ", "Суданъ — для суданцевъ" и т. п., могли привести къ занятію Египта англичанами, къ отправкъ генерала Гордона въ Суданъ и къ несчастному походу лорда Уольслея противъ "махди"?

Всѣ положительные шаги министерства на этомъ скользкомъ пути имъли характеръ уступокъ общественному мивнію, выраженному громко и ръзко въ правящихъ классахъ Англіи. Министръ, который действительно отклоняль бы всякое видшательство въ дела Египта или средней Азіи, не могь бы долго удержаться на місті; обычные возгласы о чести и достоинствъ страны, о великихъ интересахъ и будущихъ опасностяхъ имперіи, о позоръ бездъйствія и безсилія—составляли любимую тэму патріотовь и находили сочувственный отвликь въ населенін, привывшемъ считать Англію могущественнъйшею державою въ міръ. Времена Питта старшаго, Пальмерстона и Биконсфильда не забываются въ народъ; забыты неудачи, жертвы и тревоги пропілаго, но всёмъ памятны победы и трофеи, съ которыми связаны представленія о славъ и величіи государства. Политическія традиціи, выработанныя віжами, не изміняются вдругъ, и самый вліятельный и даровитый дівятель, поставленный во глав в правительства, обявань подчиняться имъ въ большей или меньшей степени. Джонъ Брайть вышель изъ министерства, когда оказалось нужныть послать эскадру въ Египеть после резни въ Александріи: онъ до вонца остался въренъ своимъ убъжденіямъ и предпочель устраниться оть дель, чтобы не быть поставленнымь въ необходимость вступать

въ компромиссы съ противниками и соглащаться на действія несогласныя съ его совъстью. Гладстонъ, какъ глава кабинета и предводитель господствующей партіи, должень быль по-неволь считаться съ разнообразными общественными вліяніями и интересами; онъ долженъ быть принимать въ разсчетъ настроеніе своихъ собственныхъ приверженцевъ, мивнія печати и парламента, домогательства оппозицін и преобладающія чувства населенія, — онъ не могь и, повидимому, не считаль себя въ правъ слъдовать своимъ личнымъ принцинамъ, вь виду занимаемаго имъ исключительнаго и крайне отвётственнаго положенія. Онъ противодійствоваль воинственной политикі, пока то было возможно безь ущерба для авторитета власти; затёмъ онъ дывль уступку за уступкою, послъ долгихъ колебаній и сомнъній. Каждая р вшительная м вра предпринималась неохотно и только въ грайнемъ случав; она оттягивалась до последней минуты и потому являдась несвоевременною или недостаточною. Чтобы сохранить хотябы тынь последовательности, правительство прибытало къ полумерамъ, которыя оказывались хуже и опаснее серьезных и окончательных решеній. Этимъ и объясняются плачевные промахи и неудачи министерства; то, что дълается противъ воли, подъ давленіемъ обстоательствъ, не можетъ отличаться строгою обдуманностью и цвлесообразностью. Для лорда Биконсфильда иностранныя дёла стояли на первомъ планъ; онъ посвящаль имъ всь свои заботы и всю свою энергію, тогда какъ для Гладстона они всегда были чёмъ-то побочнымъ, случайнымъ, мъшающимъ ходу биллей въ нарламентъ. Биконсфильдъ действоваль иногда слишкомъ быстро и смело; онъ скоре забыталь впередь, чыть пропускаль событія; онь ловиль выгодныя комбинаціи и наносиль удары во-время или даже раньше времени, не ствсияясь средствами и не заботясь о гуманныхъ принципахъ,--а Гладстонъ старался обходить внешнім усложненім и съ трудомъ поддавался напору событій, принимая первую попавшуюся міру, пригодную для даннаго случая. Отсюда крайняя непоследовательность, медлительность, скачки изъ стороны въ сторону, постоянная запоздалость действій и видиман безплодность ихъ.

Роковая ошибка Гладстона заключалась въ томъ, что, будучи противникомъ воинственной дипломатіи, онъ тѣмъ не менѣе слѣдовалъ ся указаніямъ и, оставаясь искреннимъ либераломъ въ дѣлахъ внутреннихъ, не имѣлъ никакихъ принциповъ въ дѣлахъ международнихъ. Онъ провозглашалъ извѣстныя начала и самъ же нарушалъ ихъ по необходимости; а желаніе серыть или оправдать эти нарушенія приводило къ противорѣчіямъ и неясностамъ. Хорошо сказать вообще, что "каждый народъ имѣетъ право устраивать свою судьбу по своему", что несправедливо стѣснять чужую свободу и проливать

человъческую кровь ради корысти или честолюбія; — въ этомъ смислъ не разъ высказывался Гладстонъ по поводу требованій вмѣшательства въ дѣла Африки или средней Азіи. Но можетъ ли правительство Англіи серьезно примѣнять эти идеи въ своей иностранной политикѣ? Тогда пришлось бы отказаться отъ Индіи, порабощенной хитростью и силою, — пришлось бы представить Ирландію самой себѣ и отречься отъ многихъ другихъ завоеваній, такъ какъ и ирландцы, и индѣйцы, и другіе побѣжденные народы имѣютъ несомнѣнное право отвергнуть владычество англичанъ, въ силу либеральныхъ правилъ англійскаго премьера. Между тѣмъ, всякая попытка въ этомъ родѣ повлекла бы за собою кровавое возмездіе, независимо отъ состава и направленія британскаго кабинета, — значитъ, существуютъ условія, которыя дѣлаютъ невозможнымь соблюденіе справедливости въ практической политикѣ.

Либерализмъ можеть смягчать способы борьбы, ограничивать принятіе крутыхъ міръ случаями дійствительной крайности, направлять вниманіе больше на оборону, чімь на наступленіе, и давать вообще боле человечный и разумный характерь всемь политическимь отвошеніямь; но это предполагаеть твердую систему, способную противостоять воинственнымъ и увлекающимся элементамъ общества. Такой системы не было у Гладстона, и онъ не удовлетворялъ ни либераловъ, ни консерваторовъ, своими безпринципными блужданіями въ области вившнихъ вопросовъ. Араби-паша хотвлъ возродить Египетъ къ новой жизни; въ теоріи ему долженъ былъ сочувствовать Гладстонъ, а на дълъ послалъ противъ него генерала Уольслея, послъ предварительных э обстредиваній египетских портовь эспадрою адмирала Сеймура. Суданская область фактически отделилась отъ Египта, благодаря религіозному и политическому движенію, охватившему туземцевъ; --- Гладстонъ сначала признавалъ право Судана на независимость, а потомъ послалъ туда одиноваго рыцаря, командира безъ арміи, снабженнаго полномочіями и деньгами для умиротворенія арабовъ. Въ то же время англійскія войска отправлены были къ берегамъ Краснаго моря для охраны мъстныхъ гаваней отъ полчищъ союзниковъ "махди",--и послъ небольшой побъды англичане вернулись обратно въ Камру. Генералъ Гордонъ провель одиннадцать мъсяцевъ въ осажденномъ Хартумв, тщетно ожидая помощи, и наконецъ погибъ при занятіи города "мятежниками" въ последнихъ числахъ января. Министерство разсчитывало, что давнишняя популярность Гордона между тувемцами поможеть ему справиться съ своею задачей безъ содвиствія британскихъ войскъ; а когда это странное предположеніе не оправдалось, то ему предоставлено было выбраться изъ Хартума собственными средствами; и только черезъ несколько месяцевь

выяснилась неизбъжность особой экспедиціи для освобожденія Гордона, такъ канъ этотъ симпатичный герой считаль свое удаленіе несовивстнымъ съ долгомъ солдата и съ званіемъ англійскаго представителя. Отрядъ лорда Уольслея явился слишкомъ поздно; помощь, носланная Гордону, не застала его уже въ живыхъ.

Извёстіе о паденіи Хартума разнеслось по Англіи, какъ громовой ударь, и обружилось всею своею тяжестью на министерство. Гладстонъ возышвать эту несчастную мысль-послать Гордона въ Суданъ; онъ же мого отрицаль настоятельность какихъ-либо мёрь для его спасенія, утвшая себя и другихъ обманчивыми надеждами, которымъ не суждено было сбыться. Гибель мужественнаго генерала и его спутнивовъ значительно подняла духъ мусульманъ: побъда въ Хартумъ вызвала уже толки о предстоящемъ изгнаніи англичанъ изъ Египта, и могущественный "махди" заявляеть убійственныя угрозы, которыя находять отголосовъ повсюду, гдв мусульмане чувствують надъ собою виадычество или вліяніе Англіи. Много жертвъ принесено было напрасно для нохода въ Хартуму; теперь потребуются еще дальнъйшія жертвы для поддержанія англійскаго авторитета въ мусульнанскомъ нірь, для отомщенія за смерть Гордона и подавленія опаснаго "махди". Чемъ дальше развертываются последствія первыхъ ошибокъ министерства въ Египтв, твиъ трудиве и сложиве оказывается положеніе діль вь смыслі военномь и дипломатическомь; война становится обявательною именно съ того момента, когда она утратила свою настоящую цёль: некого уже освобождать въ Судане, а уйти ни съ чыть, не показавъ своей силы зазнавшимся сподвижнивамъ "махди", -вевозможно. Самыя либеральныя англійскія газеты въ одинъ голосъ взивають теперь къ возмездію и требують энергическаго наступленія; всв сознають, что не было бы этихъ безцельныхъ и запоздалыхъ вровопролитій, не было бы столь громадных и ненужных затрать, еслибы правительство действовало своевременно, безъ колебаній и проволочевъ. Англійская печать, безъ различія направленій, объявляеть паденіе Хартума; "великимъ національнымъ бідствіемъ, какого не запомнить настоящее покольніе". Почти на глазахъ англійскаго отряда, примедшаго спасать генерала Гордона, совершилась катастрофа, воторая отнимала смыслъ у всей экспедиціи; самъ отрядъ лорда Уольслен очутился въ положени весьма рискованномъ, силы его раздроблены и лишены надлежащаго прикрытія, часть выдвинута слишеомъ далеко впередъ въ разсчете на присоединение гарнивона изъ Хартума; съ боковъ и свади---надвигающіяся толпы "победителей". Возможный разгромъ всего экспедиціоннаго корпуса особенно пугаеть англичань при настоящихъ условіяхъ, а поспъшное "сосредоточеніе" войскъ имветь большое сходство съ отступленіемъ,

за которымъ должны последовать правильныя военныя действія съ боле врупными свежними силами. "Нетъ боле другого выбора, — говоритъ "Тітев", — Берберъ долженъ быть взять какою бы то ни было ценою, чтобы военное положеніе въ Судант могло быть свасено. Честь страны должна быть поддержана, хотя бы для этого потребовалось 40,000 человтить. Мы поставлены лицомъ къ лицу съ тяжелою задачею, и мы должны встретить ее мужественно". Англичанамъ удалось съ большими потерями пробиться черезъ укрепленный непріятельскій лагерь, причемъ убить былъ генераль Эрль, командовавшій аттакою. Лордъ Уольслей надвется достигнуть Бербера и занять его раньше появленія тамъ войскъ "махди"; но многіе опасаются за исходъ этихъ блужданій въ пустынть.

Въ необычайномъ возбужденіи, вызванномъ паденіемъ Хартума; играеть некоторую роль личность погибшаго Гордона. Этоть генераль — смъсь Донъ-Кихота съ Баярдомъ, набожный христіанинь и неустращимый солдать, довърчивый и жестокій, великодушный и безстрастный, съ библіею въ одной рукв и съ мечемъ — въ другой, человъвъ съ желъзною энергіею и съ благороднымъ магкимъ сердцемъ, --- это типъ, попадающійся еще только въ старой Англіи. Много общаго съ Гордономъ имфетъ самъ Гладстонъ, въ которомъ также уживаются рядомъ двв различныя натуры: холодная практичность политическаго двятеля и мечтательная сантиментальность идеалиста, черствый, сухой умъ и глубовое религіозное чувство, превлоненіе предъ Гомеромъ и предъ библіею, упорная настойчивость въ одной области и совершенная безхарактерность-въ другой. Генераль Гордонъ неспособенъ былъ обидёть кого бы то ни было и считалъ убійство человъка величайшимъ преступленіемъ; и въ то же время овъ могъ спокойно разстраливать людей, когда это требовалось интересами военной дисциплины. Онъ самоотверженно и неутомимо преследоваль невольничество въ центральной Африке, когда занималь должность суданскаго генераль-губернатора; и въ порывъ человъюлюбія по отношенію къ неграмъ онъ безжалостно наказываль білыхь торговцевъ рабами. Онъ былъ справедливъ до суровости, прямодушенъ и довърчивъ до безразсудства, -- полагался вполнъ на людей, имъвшихъ поводы истить ему, и обаяніе его личности было настолько сильно, что враги превращались нередко въ преданных друзей. Такова, напримъръ, его дружба съ Зеберомъ-пашею, у котораго онъ когда-то казниль любимаго сына. Карьера Гордона напоминаеть жизнь странствующаго рыцаря, искателя смёлыхъ приклоченій. Предназначенный съ дітства въ военной службів, онъ рано окончиль курсь въ военной академіи въ Вульвичь и въ качествъ инженернаго офицера уснълъ отличиться въ рядахъ армін, осаждавшей Се-

вастополь; впоследствии онъ приняль деятельное участие въ англо-франдузской экспедиціи противъ Китая и остался въ этой странѣ до 1865 года. Во время возстанія "тайшинговъ", китайское правительство обратилось въ англійскому резиденту съ просьбою рекомендовать храбраго и свёдущаго офицера для военных в дёйствій противъ возставшихъ; выборъ палъ на Гордона, который въ короткое время бистательно исполниль свою задачу, въ качестве главнокомандующаго китайскими войсками. Онъ отклониль, однако, почести и награды, предложенныя ему за "спасеніе имперіи"; полученную денежную сумку въ 10 тысячь фунтовъ стерлинговъ онъ распредёлиль въ средё армін. Возвративнись въ Англію, онъ въ теченіе нісколькихъ лівть занимался инженерными работами по укръплению Темзы. Въ 1873 г. ему предложено было званіе правителя Судана, на місто Самуила Бэкера, который после многихъ успеховъ пожелаль остаться въ Канръ. Гордонъ согласился на это предложение, но совратилъ назначенное жалованье до свромной суммы въ тысячу фунтовъ въ годъ. Въ 1876 году онъ получилъ въ свое управление и двъ сосъднія области, съ весьма широкими военными и политическими полномочами, подъ общимъ названіемъ суданскаго генераль - губернатора, подчиненнаго непосредственно хедиву. Въ 1879 году онъ вернулся въ Каиръ и затемъ въ Лондонъ. Въ начале 1884 года онъ выехалъ въ Бельгію, чтобы оттуда отправиться въ центральную Африку, по порученію бельгійскаго короля, для организаціи новаго государства Конго; но министерство вызвало его телеграммою въ Лондонъ, и онъ приняль на себя роковую миссію, которая теперь окончилась столь трагически. Говорять, что на вопросъ Гладстона о средствахъ умиротворенія Судана Гордонъ указаль на евангеліе, и премьеръ удовлетворился этимъ отвътомъ, изъ котораго можно было заключить, что для достиженія ціли слідуеть дійствовать не силою, а кротостью. Въ последнее время Гордонъ быль уже приготовленъ ожидавшей его судьбъ; онъ зналъ, что между офицерами тувемнаго гариизона решено сдать городъ войскамъ махди при первомъ приближенін ихъ. Онъ со дня на день ожидаль катастрофы и заранве посладь черезь довфренных людей прощальныя письма на имя своихь родныхъ и друзей, а также на имя начальника англійской экспедиціи; онъ предвидъль, что приближеніе британскаго отряда послужить сигналомъ для занятія города враждебною армією, и положеніе его было темъ мучительнее. Онъ не думаль о бетстве, а напротивъ, самъ пощемъ на встречу смерти и палъ на улице подъ ударомъ тужемнаго патріота.

Отвътственность министерства Гладстона за напрасную гибель Гордона и многихъ сотенъ англійскихъ солдать и офицеровъ представ-

ляется столь несомивнною въ глазахъ англичанъ, что объ этомъ почти не говорилось вовсе въ первые дни послъ полученія роковой депеши генерала Уольслея. Двв недвли спустя должны были возобновиться засъданія парламента, и рішительное осужденіе кабинета предполагалось само собою: вопросъ могъ касаться только времени выхода Гладстона въ отставку и способа его замъщения. Предводители оппозиціи, лордъ Салисбюри и сэръ Стаффордъ Норскотъ. выразили готовность составить новое министерство, не смотря на критическое положеніе діль. По открытім парламентской сессім 19 февраля, въ объихъ палатахъ предложено было заявить порицаніе кабинету: палата общинъ отвергла это предложение ничтожнымъ больщинствомъ 14 голосовъ (302 противъ 288), причемъ противъ Гладстона высказались и многіе либералы, въ томъ числѣ бывщіе товарищи его по министерству, Гошенъ и Форстеръ. Палата лордовъ, конечно, приняла предложение и осудила либеральный кабинеть значительнымъ большинствомъ. Всв почти англійскія газеты, какъ консервативныя, такъ и либеральныя, считають отставку Гладстона неизбъжною. Нужно замътить, что либералы гораздо ръзче осуждають теперь министровъ, чемъ консерваторы. Оппозиція, обывновенно стодь острая на языкъ въ спорахъ съ правительственною партіею, сразу затихла и приняла торжественный, успокоительный тонъ; общее мнъніе сводилось въ тому, что нельзя заниматься партійными счетами и пререканіями въ виду постигшаго Англію "національнаго б'єдствія". Министерство, послъ долгихъ совъщаній, ръшило не выходить пова въ отставку. Очевидно, министры хотять обезпечить судьбу избирательной реформы прежде чёмъ отдавать власть въ руки консерваторовъ. Притомъ министерскій кризись потребоваль-бы распущенія палаты общинъ, такъ какъ при теперешнемъ ея составъ новый кабинеть не могь-бы управлять страною. А парламентскіе выборы былибы весьма неудобны въ настоящее время, когда предстоять быстрыя и ръшительныя дъйствія, требующія одобренія и контроля палаты. По всей въроятности, дъло ограничится частичнымъ обновлениемъ кабинета-выходомъ изъ него Гладстона и графа Гренвилля.

Кавъ относились въ иностранной политивъ министерства люди несомнънно либеральные и просвъщенные еще задолго до паденія Хартума,—объ этомъ можно судить по отзыву извъстнаго философа Фредерика Гаррисона въ новогодней ръчи, читанной имъ въ лондонскомъ обществъ позитивистовъ. "Въ теченіе послъднихъ четырехъ лъть,—говорилъ Гаррисонъ,—мы постоянно протестовали противъ политики, преслъдуемой въ Египтъ. Мы постоянно заявляли Гладстону, что эта политика кладетъ черное пятно на всю его карьеру и по-крываетъ нашу страну позоромъ. Мы особенно осуждаемъ войну въ

Суданъ, какъ произвольную и несправедливую по сознанію самихъ министровъ, затъявшихъ ее. Очень можетъ быть, что Гладстонъ и его товарищи принадлежать въ числу людей, наименве сочувствующихъ войнамъ, завоеваніямъ и насиліямъ. Но они ділають все это, и они отвътственны. Кровь лежить на ихъ пути: ихъ слава связана сь виновностью. Порча народнаго сознанія—дёло ихъ рукъ. Это насивника, непозволительная даже въ самомъ смиренномъ парламентв,утверждать, что все зло происходить оть опнозиціи, оть враждебныхъ интригъ, отъ прежнихъ международныхъ обязательствъ и отъ несчастныхъ случайностей. Подобныя вещи пусть повторяются передъ сборищами единомышленниковъ, но англійскій народъ не хочеть знать этихъ дживыхъ увъреній. Министры, погубившіе тысячи людей при Тельэль-Кебиръ, въ Александріи при Тебъ, при Тамаси. — бросающіе милліоны трудового народнаго заработка въ африканскіе пески, съ цълью истребленія храбрыхъ героевъ, которыхъ они сами признають патріотами, борющимися за свою свободу, --- министры которые послъ трехгетняго кровопродитія и опустошенія ничего не имеють показать намъ взамънъ, въ видъ результатовъ, --- ничего, кромъ совершеннаго хаоса въ благодатной странв, крайняго разоренія невиннаго народа и общей ненависти къ намъ Европы, --- люди, сдёлавшіе все это, отвътственны. Гладстонъ въ душъ можетъ проклинать дъло, совершаемое имъ, и употребленіе, выпавшее на долю его блестящихъ талантовъ. Но бывають положенія, когда слабость передъ могущественными криками производить больше зла для страны, чёмъ честолюбіе. Какъ ничтожны покажутся наши парламентскіе споры потомкамъ, вогда исторія объяснить имъ, что Гладстонъ затівль гораздо боліве войнь, чемь Дизраэли,--что онь уничтожиль гораздо более человеческихъ жизней, что онъ угнеталъ больше народностей, хуже запуталь наши отношенія съ другими націями, оставиль имперію въ болве шаткомъ состояніи и на болве слабыхъ основахъ, чвмъ это было до него, и что Гладстонъ совершаль все это не потому, что такой способъ действій казался ему разумнымъ и справедливымъ, а потому, что такимъ путемъ упрочивалось руководящее положение его среди вліятельных элементовь общества". Этоть последній намекь, очевидно, ничемъ не оправдывается; напротивъ, Гладстонъ поступалъ-бы совстви иначе, еслибъ онъ имълъ въ виду свое личное положение и свою личную репутацію, — онъ или удалился-бы отъ дёлъ одновременно съ Джономъ Брайтомъ, или серьезно принялся-бы за самостоятельную, энергическую и последовательную политику, не дожидаясь вившнихъ толчковъ и не следуя впечатленіямъ минуты.

Давно уже замѣчено, что либеральные политическіе дѣятели рѣдко сохраняють равновѣсіе въ международныхъ вопросахъ;—съ одной

стороны, ихъ смущаетъ невозможность полнаго примъненія либеральныхъ принциповъ въ этой области, а съ другой, традиціонные интересы, обязательства и условія дипломатіи толкають ихъ по протоптанной дорогѣ заурядныхъ политиковъ, ищущихъ нрежде всего успъха и блеска въ глазахъ патріотической толпы, хотя-бы цвною тяжелыхъ жертвъ населенія. Республиканецъ Жюль Ферри, разсуждавшій въ былое время о распущеніи арміи и горячо возстававшій противъ произвольныхъ экспедицій второй имперіи, посылаеть теперь эсвадры въ разныя части свъта, не хуже Наполеона III; онъ успълъ завоевать Тунисъ, водвориться въ Тонкинъ, затъять войну съ Китаемъ и пріобресть некоторыя территоріи въ Мадагаскаре и Конго, и все это въ сравнительно короткій періодъ времени. Разница между нимъ и Гладстономъ только та, что Ферри действуетъ замечательно удачно, что онъ занимается иностранными предпріятіями соп ашоге и въ совершенствъ усвоиль всъ утонченные пріемы высшей политики. Въ то самое время, какъ Англія понесла чувствительное пораженіе въ Суданъ, французы одержали ръшительный усижхъ въ Тонкинъ,-они окончательно вытёснили китайскія войска изътонкинскихъ предъловъ, взявъ приступомъ кръпость Лангсонъ, изъ-за которой начался нынфшній франко-китайскій споръ. Въ данномъ случать нельзя обвинять Жюля Ферри въ непоследовательности или въ измене своимъ убъжденіямъ; онъ просто проникся задачею своего положенія и отбросиль идеи, оказавшіяся неприменимыми при существующихъ политическихъ обстоятельствахъ. Онъ не высказываетъ уже тъхъ взглядовъ, которые проводилъ когда-то, и прямо примкнулъ къ системъ, которую прежде отвергалъ; у него нъть той странной двойственности, которая придаеть непріятный оттінокь международнымь ислытаніямъ Гладстона. Жюль Ферри, какъ и большинство бывшихъ французскихъ радикаловъ, сознаетъ и чувствуетъ необходимость дъятельной внёшней политики для державы, призванной играть роль въ Европъ, и для народа съ такимъ сильнымъ инстинктомъ національной славы, какъ французы. Радикалы могли-бы остаться върными своимъ старымъ принципамъ, но тогда они не стояли-бы во главъ Франціи и не управляли-бы ею понынъ. Искусство управленія великими націями не поддается теоретическимъ формуламъ; оно есть именно искусство, основанное на умфніи руководить народными массами, угадывать ихъ чувства и желанія, пользоваться ихъ слабостями, симпатіями и антипатіями, для достиженія извістных общих в цілей. Первоначальная цёль Гамбетты и его преемниковъ отчасти достигнута; республика упрочилась окончательно, и въ ней страна привыкла видъть надежное, регулярное, законное правительство. Окружить республику некоторою долею внешняго политического блеска, составляв-

шаго до сихъ поръ спеціальную принадлежность монархіи и имперін, -- это стремленіе вполн'я естественное и понятное со стороны республиванскихъ министровъ. Не надо также забывать, что національное чувство Франціи не могло-бы вполн'в успоконться посл'в н'вмецкихъ победъ, ослибы оно не удовлетворялось въ извёстной степени новими пріобретеніями и удачами въ отдаленныхъ краяхъ. Успешная колоніальная политика служить для французскаго патріотизма кавъ-бы громоотводомъ, отвлекающимъ воинственные порывы отъ опасной европейской арены. Подобныхъ въскихъ оправданій не имъетъ за собою англійское либеральное министерство, которое им'вло полную возможность сделать чистосердечный опыть практическаго при**жиненія** программы, выдвинутой Гладстономъ при господстві лорда Бивонсфильда. Сдержанность въ дёлахъ внёшнихъ могла-бы надоёсть англичанамъ, но репутація либеральной партіи и ея вождей не пострадала-бы столь сильно, и министерство съ спокойною совъстью уступило-бы мъсто противнивамъ. Теперь-же съ именемъ либерализма связывается представленіе о безсиліи и лицемъріи въ иностранныхъ дълахъ, благодаря личнымъ гръхамъ Гладстона и Гренвилля. Въ дъйствительности, либерализмъ тутъ ни причемъ, ибо нынъшніе англійскіе министры были всего менье либералами въ своихъ непостижимыхъ воинственныхъ и дипломатическихъ начинаніяхъ.

Во Франціи и въ Германіи одновременно обсуждаются способы облегченія сельскаго хозяйства, переживающаго трудный кризись всявдствіе общаго упадка дінь на земледівльческіе продукты. И въ германскомъ, и во французскомъ парламентъ дъло идеть о введеніи или возвышении повровительственныхъ пошлинъ для ограничения ввоза иностраннаго хлаба. Натъ ничего проще предложеннаго лекарства: такъ какъ цены слишкомъ понизились, то надо ихъ искусственно повысить, и дёла сельскихъ хозяевъ поправятся. Французская палата депутатовъ долго выслушивала рфчи спорящихъ сторонъ — либераловъ и протекціонистовъ. Фредерикъ Пасси ратовалъ противъ номаннь, ссылаясь на выводы политической экономіи, а докладчикъ Гро доказывалъ необходимость и безвредность министерсваго проекта. Въ это время выступиль съ новымъ предложениемъ известный финансисть Анри Жермэнъ. Онъ убеждаль палату номочь сельскимъ хозяевамъ болве ослзательнымъ образомъ-пониженіемъ ноземельнаго налога, иногда весьма обременительнаго и несоотвътствующаго доходности земель, а предстоящій отъ этого недочеть въ государственных в доходах в пополнить возвышением акциза на спиртъ. Жеризнъ такъ ясно и просто объяснилъ преимущество своего плана передъ министерскимъ, что палата и сама коммиссія тотчасъ перешлю на его сторону. Министры торговли и земледѣлія, Тираръ и Мелинъ, возражали довольно слабо, и возраженія ихъ касались болѣе второстепенныхъ подробностей, чѣмъ сущности вопроса. Мысль Жермэна была принята сочувственно большинствомъ парижскихъ газетъ.

Такой крутой и неожиданный повороть въ настроеніи парламента печати является нагляднымъ доказательствомъ непрочности новъйшаго протекціонистскаго движенія во Франціи. Трудно было отвічать на доводы, которые и ранве выставлялись противниками министерскаго проекта, но эти доводы устранялись соображеніями печальной необходимости, ибо никто другихъ облегчительныхъ мъръ для вемледълія не предлагаль, а что-нибудь предпринять нужно было, въ интересахъ массы сельскихъ избирателей. Депутать Гро, стоявшій за покровительственную пошлину, утверждаль, что цена сельско-хозяйственныхъ продуктовъ поднимется незначительно и отчасти дажевовсе не поднимется, такъ что опасенія насчеть дороговизны хліба. не выдерживають критики; но если цвны въ самомъ дълв не возвысятся, то весь проекть оказался бы безполезнымъ для сельскихъ хозяевъ, и это послъднее возражение оставлено было безъ отвъта депутатомъ Гро. Далье, производство хльба для сбыта имьеть наиболъе важное значение для крупныхъ землевладъльцевъ; большинство крестьянъ-собственниковъ производить продукты для своего домашняго потребленія и часто принуждено еще докупать хлібов для своихъ надобностей, --- для нихъ, равно какъ и для милліоновъ городского трудящагося населенія, возвышеніе ціны хліба было бы чрезвычайно отяготительно. Рабочій людь должень быль бы уплачивать пошлину землевладельцамъ изъ своихъ скудныхъ заработковъ, въ виде увеличенной цены хлеба: такого рода поддержка сельскаго хозяйства едва ли справедлива и разумна. Эти и подобныя соображенія побудили депутатовъ сразу высказаться за контръ-проектъ Жеризна, который одинаково удовлетворяль интересы казны и землевладъльцевъ. Для последнихъ сбавка поземельнаго налога представляетъ даже болве существенныя выгоды, чвив введеніе покровительственныхъ пошлинъ; здёсь получается реальная и чувствительная для каждаго льгота, а тамъ ожидались бы еще благопріятные результаты, которыхъ могло бы и не быть. Что касается повышенія акциза на спирть, то оно съ избыткомъ покроеть дефицить отъ сбавки ноземельнаго налога, безъ ущерба для кого бы то ни было; это повышеніе будеть тімь болье справедливо, что нынішній размірь акцизаво Франціи оказывается вдвое или даже втрое менье, чымь въ другихъ европейскихъ государствахъ. Парламентская коммиссія, занимавшаяся пересмотромъ таможенныхъ тарифовъ, приняла "поправку"

Жериэна и отреклась отъ прежнихъ своихъ рѣшеній. Докладчикъ коминссін, Гро, долженъ быль уступить мѣсто другому депутату, Рауло Дювалю. По парламентскимъ правиламъ, внесенный ранѣе инистерскій проектъ имѣлъ, однако, первенство передъ новымъ предложеніемъ, и онъ ранѣе подвергался баллотировкѣ. Не зная еще, какая участь постигнетъ теорію Жермэна, палата рѣшилась, на всякій случай утвердить смягченный проектъ министерства, такъ что французскимъ сельскимъ хозяевамъ предлагается помощь съ двухъ сторонъ—въ видѣ маленькой покровительственной пошлины и сокращенія поземельнаго налога.

Совствить другой характеръ имтьють пренія объ этомъ же предиеть въ германскомъ парламенть. Туть нельза замънить одинъ проекті другимъ, вмѣсто правительственнаго предложенія внести другое, противоположное. Вся тяжесть личнаго авторитета внязя Бисмарка действуеть неудержимо на стороне проекта покровительственныхъ пошлинъ. Германскій канцлеръ выступаеть не только, какъ первый министръ, но какъ опытный сельскій хозяинъ; онъ пускается въ подробные земледъльческие разсчеты, опредъляетъ сравнительныя ціны продуктовь, говорить о выгодности той или другой формы хозяйства, нападаеть на прогрессистовь за незнаніе земледілія и категорически решаеть, что пошлины должны быть введены. Опповиція выдвигаеть своихъ наиболе испытанныхъ бойцовь; Бамбергерь, Риктерь, Рикерть поочередно произносять длинныя ръчи, въ воторыхъ, однако, слишкомъ много мъста занимаетъ личная полеинка съ княземъ Бисмаркомъ. Члены оппозиціи называють пошлину на клебъ, не иначе, какъ "налогомъ на трудъ", "кровавымъ налогомъ"; по ихъ мивнію, искусственно возвышать хлібныя ціны—значить грабить народь для обогащенія крупныхъ владёльцевь, которые одни только сбывають хлебь въ значительныхъ размерахъ. Канцлеръ объясняеть, что нельзя отдёлять крупныхъ владёльцевъ оть престыянь, что всё они составляють одинь земледёльческій классь и что попытка возбужденія ненависти къ поземельной аристократіи есть преступное посягательство на безопасность государства; канцлеръ идетъ еще далве, — онъ угадываетъ затаенныя мысли прогрессистовъ: имъ очень желательно было бы видеть уличные безпорядки въ какомъ-либо изъ клебныхъ центровъ, по поводу ожидаемаго возвышенія хлібных цінь. Оппозиція протестуєть противъ подобныхъ пріемовъ аргументаціи; она прерываеть річь канцлера нроническими возгласами, и ораторъ, съ своей стороны, не остается въ долгу. Князь Бисмаркъ находить, что либералы, суть люди черствые и безсердечные; они заботятся только о стройности своихъ прин-

1

циповъ и рѣчей, а не думають о страдающемъ народѣ, которому надо помочь посредствомъ возвышенія цѣнъ на хлѣбъ.

Этоть сомнительный выводъ, --- что предположенная пошлина поправить дёла врестьянства, -- повторялся много разь въ видё готовой и решенной формулы, безъ малейшаго подобія доказательствь; въ этомъ отношении ораторы консервативной партіи были замічательно вратки и не приводили ничего другого, кромъ различныхъ варіацій на тэму старой пословицы: "когда мужикъ имветъ деньги, всв имвютъ ихъ" ("Hat der Bauer Geld, so hat es die ganze Welt"). Князь Бисмаркъ главнымъ образомъ опирался на эту пословицу, хотя неизвъстно, что могла она доказать или опровергнуть; въ дъйствительности, она не имъла прямого отношенія въ самому предмету спора. Никто не сомнъвался, что полезно было бы увеличить денежные рессурсы крестьянства; многіе сомнівались только въ томъ, что эта цаль можеть быть достигнута введеніемъ покровительственныхъ пошлинъ. Для всяваго было ясно, что возвышение ценъ доставить большіе барыши крупнымъ землевладёльцамъ; но чтобы эти барыши выпали на долю нуждающихся поселянъ и мелкихъ собственниковъ,--этому не върилъ, въроятно, самъ имперскій канцлеръ. Правда, князь Бисмаркъ категорически заявилъ, что землевладълецъ и крестьянинъодно и то же, что въ сущности онъ самъ---только крупный "Bauer", что принципіальной разницы не существуеть между пом'вщиками и мужиками; но если даже согласиться съ этимъ либеральнымъ возвръніемь, то изъ этого никакь не вытекало бы, что денежныя выгоды крупныхъ господъ суть въ то же времи достояние крестьянства и что между матеріальными интересами обояхъ разрядовъ земледёльческаго класса господствуетъ полная гармонія. Само собою разумъется, что всв патріоты, засъдающіе въ рейстагь, были заранье въ пользу проекта князя Бисмарка, независимо отъ какихъ бы то ни было возраженій. За проекть высвазалось большинство, --- въ томъ числь партія центра и остатки національ-либераловъ.

Среди личныхъ словопреній между канцлеромъ и опповицією, невольно обращала на себя вниманіе одна характерная подробность. Бамбергеръ привелъ выдержки изъ рѣчей князя Бисмарка за прежніе годы,—выдержки, въ которыхъ буквально воспроизводится обычные доводы противъ возвышенія хлѣбныхъ цѣнъ. Канцлеръ замѣтилъ на это, что перемѣна взлядовъ есть не недостатокъ, а достоинство. что политическій дѣятель не можетъ всегда руководствоваться одними и тѣми же теоріями, что очень возможно поздиѣйшее отреченіе его отъ теперешняго проекта, и что въ этой смѣнѣ идей именно и заключается нормальная общественная жизнь. Все это прекрасно, но иужно вспомнить, о какихъ взглядахъ идетъ тутъ рѣчь. Князь Бисмаркъ

прежде находиль вполнъ основательными тъ самыя воззрънія, которыя отвергаеть теперь; тогда онь ималь вь виду та же доводы рго н contra, какъ и въ настоящее время; онъ только относился къ нимъ иначе или, върнъе сказать, желаль относиться къ нимъ извъстнымъ образомъ, а теперь у него другое желаніе, противоположное. Логическій смисль вещей одинаково быль ноилтень въ обоихъ случанкъ, но различіе взглядовъ все-таки возникло по разнымъ соображеніямь и причинамь, которыя иміють тісную связь съ личнымь настроеніемъ канцлера. Возводить настроеніе на степень закона и ставить оть него въ зависимость догику-то по меньшей мере оригинально. Князь Бисмаркъ сознавался также, что онъ не увъренъ, возвысится ли цена хлеба подъ вліяніемъ пошлины; "я котель бы, чтобы она поднялась, продолжаль онь, поо должна же существовать граница, ниже которой цёны не могуть падать; въ противномъ случать необходимо вившательство государства. Когда цены стоять ниже издержевъ производства, то сельское хозяйство разстроится, и свазанны съ нимъ затраты труда и капитала будуть потеряны, и сами горожане почувствують тогда общенародное бъдствіе". Нечего и говорить, что здёсь имперскій канцлерь нарисоваль картину отчасти фантастическую. Непонятно, какимъ образомъ и хлебныя цены могли бы долго держаться ниже среднихъ издержевъ производства въ странь; для этого нужно было бы, чтобы вся потребность насеженія въ хлібов удовлетворялась иностранным привозомъ и чтобы привозимый клюбь быль значительно дешевле туземнаго. Въ действительности только извёстная часть потребляемых въ странв земледъльческихъ продуктовъ доставляется изъ-за границы, а такъ какъ эти продукты — предметь необходимости, то цвны ихъ не могутъ быть ниже обычныхъ издержекъ производства въ странв. Низвія щъны вообще свидътельствують объ обиліи хліба и о большей доступности его массамъ рабочаго населенія; это далеко не "народное бъдствіе", хотя часть землевладъльцевъ и можеть чувствовать себя ствененною въ выгодномъ сбытв произведеній. Тв экономическія условія, которыя вызывають разстройство въ сельскомъ козяйствъ и влекуть за собою временный упадокъ цвиъ, всего менве устраняются системою покровительственныхъ пошлинъ. По митнію князя Бисмарка, несправедливо оставлять однихъ землевладельцевъ безъ покровительства, когда пошлинами охраняются различные виды фабричной и мануфактурной промышленности; другими словами, нужно. чтобы цены на все товары одинаково возвышались, а общее поднятіе цінь понижаеть только цінность денегь безь всякой пользы для производителей. Въ результатъ получается нъчто весьма сомнительное. Впрочемъ, черезъ ивкоторое время имперскій канцлеръ можеть

вновь изм'внить свои взгляды и предложить другія экономическія реформы, более соответствующія нуждамь Германіи; князь Висмаркь самъ предупреждаетъ публику о возможности подобныхъ перемвнъ. Могущественный государственный двятель современной Европы не только не считаеть себя непограниймымь, а напротивъ, весьма скромно сознается въ прежнихъ ошибкахъ и заранве допускаетъ въроятность дальнъйшихъ промаховъ: онъ, по его собственному выраженію, продолжаеть "учиться" по мъръ силь и совътуеть дълать то же своимъ противникамъ. Черта несомнънно поучительная и симпатичная! Многія ръзкости и шереховатости внутренней политики князя Бисмарка прощаются ему немецкимъ обществомъ за это прамодушіе, за эту открытую и чистосердечную манеру дійствій, за его истинно-джентльменскіе, блещущіе остроуміемъ, ораторскіе турниры съ оппозицією. Онъ не только не обнаруживаеть стремленія закрывать роть кому бы то ни было, а напротивь, поощряеть возражающихь и теривливо выслушиваеть всякія замічанія, на брезгая совітомы и поученіемъ со стороны самыхъ скромныхъ обывателей. Любонытная литература образовалась бы, еслибъ собрать всв печатаемыя отъ времени до времени отвътныя письма канплера разнымъ лицамъ и обществамъ по поводу текущихъ общественныхъ или экономическихъ вопросовъ. Крестьяне, мелкіе промышленники и торговцы, постояню обращаются къ князю Бисмарку съ своими пожеланіями и заявленіями по тімь или другимь поводамь, и канплерь отвітаеть ниь, разъясняеть ихъ сомивнія, обвщаеть принять во вниманіе указываемыя ими нужды. Понятна поэтому та необычайная популярность, которою пользуется имперскій канцлеръ Германіи во всёхъ слояхъ нъмецкаго общества, -- популярность, относящаяся именно въ его личному характеру, а не только къ его громкой политической славь.

## СТОЛЪТІЕ ГАЗЕТЫ "ТАЙМСЪ".

The Centenaty of the Times. By W. Fraser Rae.—Nineteenth Century, Ianuary 1885.

Съ наступленіемъ нынѣшняго года, лондонская газета "Таймсъ" (Times) достигла стольтія своего существованія. Такая долгожизненность—рьдкость и между газетами; еще рьже удается газеть—дожить до своего стольтняго юбилея, не проявляя никакихъ прижаковъ одряхльнія. Изъ всьхъ "утреннихъ"—то-есть большихъ, лондонскихъ газетъ лишь одна живетъ уже болье ста льтъ, бодрая, какъ въ свои молодые годы, даже болье бодрая теперь, чъмъ прежде,— мотпіпа Post, основанная въ 1772 году. Другія лондонскія утреннія газеты, расходящіяся въ огромномъ числь экземпляровъ и пользующіяся безпримърною въ старину популярностью, сравнительно молоды. Самая старшая изъ нихъ—Мотпіпа Advertiser; ей девяносто льть; самая младшая Standard, которой еще только двадцатьюсемь льть. Daily News живетъ и имъеть всемірное влінніе тридцать-девять льть.

Первый нумеръ Times'а вышель 1 января 1785 г., но своимъ ны-**ЕВШИИМЪ** ИМЕНЕМЪ ГАЗЕТА СТАЛА НАЗЫВАТЬСЯ ЛИШЬ СЪ ПОЯВЛЕНІЯ ДЕвятьсотъ-сорокового своего нумера, 1 января 1788 г. Газеты тогда вередко изменяли свои названія. Напримерь, Public Advertiser назывался первоначально London Daily Post and general Advertiser, потомъ General Advertiser, и только уже после того приняль има, подъ которымъ прославился, благодаря тому, что въ немъ почещаль свои "Письма" Юніусь. "Таймсь" въ первые свои три года навывался Daily Universal Register ("Ежедневный Всеобщій Перечень Новостей"). Въ нумеръ 24 декабря 1787 г. газета сдълала следующее извещение: "По разнымъ причинамъ, возникшимъ после основанія Universal Register'a, ему стало необходимымъ перем'внить свое настоящее названіе, и мы почтительно ув'йдомляемъ нашихъ читателей, что съ 1 января наступающаго года эта газета появится съ совершенно новыми чертами подъ названіемъ "Times". Прежнее заглавіе, въ полномъ своемъ видъ, было: "Ежедневный Всеобщій Перечень Новостей", печатаемый логографически, по привилегіи Его Величества; теперь, оно заменилось заглавіемъ: "Времена" или Ежедневный Всеобщій Перечень Новостей, печатаемый логографически. Послѣдніе нумера журнала подъ прежнимъ заглавіемъ не отличаются ничѣмъ существеннымъ отъ первыхъ нумеровъ подъ новымъ заглавіемъ, и въ началѣ новая газета не имѣла никакого особеннаго превосходства надъ другими тогдашними.

Нумеръ газеты въ тв времена содержалъ въ себв маленьное количество болье или менье достовърныхъ извъстій, нъсколько статеекъ городской болтовни, много плохихъ стиховъ и несколько объявленій. Руководящихъ статей тогда не существовало. Замінов ихъ были письма въ редактору. Когда эти письма писались человъвомъ, подобнымъ Юніусу, они имъли не меньше значенія, чъмъ содъйствующія нынь выработкь общественнаго мнынія руководящія статьи. Но Юніусь много обязань своею знаменитостью тому, что онь быль исключеніемь: тогда газеты имели мало людей съ его литературнымъ талантомъ въ числъ своихъ сотрудниковъ. Иной разъ, появлялось въ газетъ какое нибудь письмо, дъйствительно блистательное. Но большею частью, письма къ редактору были похожи на макулатуру, какая печатается теперь въ едва прозябающихъ газетахъ мелкихъ городовъ. Тэмою въ огромномъ большинствъ писемъ быль упадокъ англійской націи. Теперь пишутся иногда руководящія статьи, заявляющія, что нація быстро идеть къ погибели: но нишутся лишь иногда; авторы тогдашнихъ писемъ какъ будто не о ченъ, кромъ этого, и не думали. Въроятно, это было по вкусу тогдашней публикъ: должно быть, не одна миссисъ Дангль находила тогда "очень занимательнымъ" "читать ежедневно письма, доказивающія достовърность близости иностраннаго нашествія и очевидность совершенной погибели націи".

Авторы писемъ въ Universal Register не блистали дарованіямя. Одинъ изъ нихъ, подписывавшійся псевдонимомъ "Маркъ Марцеллъ". обладаль "върными лекарствами для излеченія всёхъ нашихъ общественныхъ недуговъ"; но и онъ не пріобрёхъ особенно громкой славы. Другой, подписавшійся псевдонимомъ Rusticus, "Селянивъ", объясняеть отправленіе своего письма въ Universal Register тътъ, что Morning Chroniche отказалась напечатать его; отказъ одной редакціи послужиль бы теперь для другой основаніемъ бросить статью не читал. Но редакторъ Universal Register, не ограничивалсь тътъ, что напечаталь письмо Rusticus'а, высказаль и желаніе "получать другія мысли автора", съ нрибавленіемъ, что "такъ какъ длинных статьи мало къмъ читаются, то мы совътуемъ ему, чтобы онъ присываль свои мысли въ краткихъ статейкахъ".

Мистеръ Джонъ Вальтеръ (Walter), основатель Times'а, родился въ 1738 году. Его отець, торговецъ каменнымъ углемъ въ Лондонъ, умеръ въ 1755 г.: семнадцатилътнему юношъ пришлось самену

предагать себь дорогу. Черезь десять лёть, онъ сталь предсёдателень богатой и вліятельной корпорацій торговцевь каменнымъ
утлень въ Лондонь, передь самымъ тыть временемъ построившей
себь биржу (Coal Exchange); постройка была ведена уже подъ его
вадюромъ. Въ 1771 году онъ женился. Черезь пять лёть сдылался
членомъ Ллойда, то есть, корпораціи негоціантовь, занимающихся
страхованіемъ купеческихъ кораблей. Онъ становился богачемъ; но
флоть торговыхъ судовъ, застрахованный у него во время съвероамериканской войны, быль захваченъ французскою эскадрою. Его
потеря простиралась до 80,000 франковъ.

Въ 1782 году, Вальтеръ познавомился съ Генри Джонсономъ, наборщикомъ, придумавшимъ важныя, по его словамъ, улучшенія вътинографскомъ дѣлѣ. Вальтеръ убѣдился, что мысли Джонсона правильны, далъ ему средства осуществить ихъ и взялъ вмѣстѣ съ нивъ привилегію на печатаніе посредствомъ "логотиповъ". Въ 1784 г. онъ нанялъ помѣщеніе для типографія въ Printing Hause Square,—то самое, гдѣ тенеръ типографія Times'а. Онъ сталъ усердно и успѣшно изучать дѣдо, за которое взялся, по его выраженію, какъ профанъ. По неонытности, онъ подвергался грубымъ обманамъ, говорить онъ. Но у него было много энтузіазма и твердой воли. Онъбыть увѣренъ, что печатаніе "логотипами" произведетъ въ типографскомъ дѣлѣ перевороть, который принесеть польку и ему, и нація. И онъ основалъ свой Daily Universal Register для того, чтобы доказать, что не только книги, но и газеты можно печатать "логотипами" лучше и дешевле, чѣмъ по обыкновенному способу.

"Логотипическая" система печатанія состоить въ томъ, чтобы употреблять для набора не отдёльныя литеры, а отлитыя цёльными кусками слова или части словъ "логографы": вмъсто того, чтобы ставить букву за буквою, наборщикъ будетъ разомъ ставить въ наборъ готовое слово. Повидимому, это очень просто; кажущаяся простота системы "доготимированія" и была тімь соображеніемь, которое сильнье всего и привлекало къ ней мысли принимавшихъ ее. Вальтеръ спраниваль мивнія о ней у знаменитаго ученаго, сэра Джозефа Банкса, бывшаго тогда президентомъ важнъйшаго исъ ученыхъ обществъ Англіи, "королевскаго общества наукъ". Банксъ далъ свое одобреніе систем'я логотиповь въ самыхъ горячихъ выраженіяхъ, провозглащая ее "чрезвычайно полезнымъ для литературнаго міра пріобрівтеність, заслуживающимъ самаго высокаго одобренія и всякой поддержки со стороны публики". Вальтеръ переписывался о логотинахъ и съ Франкдиномъ, и имълъ радость узнать, что Франклить думаеть объ этой системв очень благопріятно; а Франклинъ, вромъ того, что вообще быль человъкъ проницательнаго ума, быль

самъ наборщивомъ, потому его одобреніе имѣло большой вѣсъ. Вальтеръ надѣялся, что "логографы дадуть экономію во времени и въ издержкахъ; что употребленіе ихъ даже расширить кругь примѣненій типографскаго станка. Въ "Universal Register" 12-го августа 1786 г. онъ извѣщалъ, что основавъ словолитню для изготовленія логографовъ, онъ "можетъ теперь снабжать логографическимъ шрифтомъ всѣхъ желающихъ печатать секретно или для развлеченія, потому что дѣлать наборъ цѣльными словами несравненно легче, нежели набирать литеры, и слѣдовательно можно безъ большого труда выучиться печатать. Сдѣланный первокласснымъ по сану и таланту, по положенію и знанію, вельможею, опыть вполиѣ подтверждаетъ истину этихъ словъ". Вельможа, о которомъ говоритъ Вальтеръ, по всей вѣроятности, герцогъ Портландъ, о которомъ извѣстю. что онъ передаль королю экземпляръ брошюры Вальтера о печатаніи логографами.

Печатая ими свою газету, Вальтеръ употребляль ихъ и на другія работы своей типографін. Изъ нея вышло много книгъ, набранныхъ легографическимъ способомъ. Но, наконецъ, логографическая система была брошена; она представляла на правтивъ неустранимыя неудобства. Одно изъ нихъ то, что громадность числа логографовъ не допускаеть возможности работать такъ быстро, какъ литерами: другое то, что поправлять ошибки въ наборъ обходится дороже, чъмъ при обыкновенномъ шрифтв. Черезъ много леть после того, какъ бросиль эту систему Вальтерь, была повторена попытка ввести ее въ употребленіе. Маіоръ Беневскій (Beneowsky), —родомъ полявъталантливый человъкъ, умъвшій говорить убъдительно, сдълаль нъкоторыя улучшенія въ ней, взяль привилегію на нихъ и пріобрыз себъ содъйствіе Джона Грина (Greene), бывшаго тогда членомъ парламента. Въ 1854 году, Гринъ убъдилъ палату общинъ назначить комитеть изъ несколькихъ ея членовъ для изследованія вопроса о пользѣ логографовъ. Отзывы лицъ, отъ которыхъ комитетъ собиралъ свъденія, были разноръчивы, и комитеть не могь придти ни гъ вакому опредъленному заключенію. "Times", потерпъвшій въ старину много вреда отъ обольщенія логографическою системою, разумвется. говориль тогда о непрактичности изобретенія Беневскаго.

Вальтеръ пересталь печатать свою газету логографами всворь посль того, какъ даль ей названіе "Times". Въ началь, онъ разсчитываль, что сбереженія, какія доставить ему логографическій наборь, дадуть ему возможность издавать газету дешевле обыкновенной тогдашней цень газеть—3 пенса нумерь, и назначиль цену "Universal Register'a" въ 2½ пенса. Но это было убыточно: и, при

переміні заглавія, онъ подняль ціну своей газеты до ціны других газеть, до 3-хъ пенсовъ.

Первый нумерь "Times'a", вышедшій 1-го января 1788 г., им'вль 4 страницы, и более чемь две изъ нихъ заняты объявленіями. Въ этомъ и почти во всемъ другомъ онъ былъ похожъ на всв другія тогдашнія газеты-иностранныя извёстія занимають вь первомъ нумерь "Times'a" нъсколько побольше половины одного столбца; всъ они очень коротенькія: туть ихъ десять: четыре изъ Варшавы, отъ 5-го декабря; два изъ Франкфурта, отъ 14-го декабря; одно изъ Константинополя, отъ 10-го ноября; два изъ Парижа и одно изъ Роттердама, отъ 25-го декабря. Другія десять коротенькихъ извъстій сообщають лондонскія новости. Есть рубрика "Театръ"; тутъ помъщенъ коротенькій отчеть о представленіи "Гамлета" въ Друривыскомъ и "Генриха Четвертаго" въ Ковентгарденскомъ театръ. Столбецъ подъ заглавіемъ "Кукушка" (Cuckoo) наполненъ сплетнями и свандалами, очень нравившимися тогда, не перестававшими правиться и нынтыней публикт, но уже изгнанными игъ ежедневныхъ лондонскихъ газетъ, и составляющими рессурсъ лишь для невоторых в изъ плохих еженедельных газеть. Статья подъ заглавіемъ "Times", занимающая нісколько побольше столбца, объасилеть, почему перемънено название газеты, и какъ будеть теперь держать себя она. Сущность объясненія состоить въ томъ, что "названіе "Universal Register" было вредно газеть: публика брала изъ него въ свои мысли одно слово "Register", потому сившивала эту газету съ другими, въ заглавія которыхъ входить то же слово", но этой и по другимъ причинамъ, "родители "Universal Register'a" присоединили къ его первоначальному имени название "Times", которое, будучи односложнымъ словомъ, не боится исвателей и урѣзывателей ръчи". Авторъ статьи принимается разсуждать о новомъ названіи: ("Времена", множественное число—въ этомъ дёло): -что за чудовищное названіе! Согласенъ. Но "Times" и дійствительно многоголовое чудовище, говорящее сотнями языковъ, обнаруживающее въ себъ тысячи характеровъ и въ своихъ жизненныхъ превращеніяхъ по ходу временъ принимающее безчисленныя формы н настроенія мыслей". Относительно того, какъ будеть держать себя газета въ политическихъ вопросахъ, статья говорить: "Политическая голова "Times'a", подобно голов'в римскаго бога Януса, им'ветъ два лица: одною физіономією она будеть постоянно улыбаться друзьямъ нашей милой Англій, а другою постоянно хмуриться на ея враговъ".

Быть можеть, Вальтеръ находиль излишнинь излагать теперь свою политическую программу, потому что газета подъ новымъ именемъ оставалась прежнею. Въ "Universal Register" 29 іюня 1785, онъ

ясно опредълиль политическій характерь газеты: "чуждая духу партій, независимая оть правительства, преданная исключительно общественной пользі, газета будеть употреблять всі усиліл, чтобы упрочить себі продолженіе того сочувствія, какимь она ужь пользуется".

Болье половины столбца въ первомъ нумеръ съ новымъ заглавіемъ занимаетъ стихотвореніе, не лучше, а скорье хуже тогдашнихъ дюжинныхъ: "Ода на новый годъ".—Далье, помъщено одно извъстіе о свадьбъ, и одно извъстіе о смерти, За тъмъ идутъ объявленія. Изъ всъхъ фирмъ, объявлявшихъ о своихъ товарахъ въ этомъ нумеръ, уцъльна теперь лишь одна: Борджессъ (Burgess), бакалейная торговля.

Успѣхъ "Times'a" не быль быстрый. Въ декабрѣ 1789, Горэсъ Вальцоль, въ письмъ къ графинъ Оссори, спрашивая ее, читала ль она стихотвореніе Progress of Liberty, пом'ященное въ "Times", говорить: "оно напечатано въ газетъ, называющейся "Times"---то есть, онъ находить небезполезнымь объяснить, что такое "Times":---графиня, быть можеть, еще не слыхивала, что существуеть газета этого имени.--Вальтеру часто приходилось имъть большія непріятности изъ-за "Times'a". Въ 1786 онъ быль приговоренъ къ штрафу въ 150 фун-· товъ за диффамацію (libel) противъ лорда Лофборэ. Въ 1789 онъ быль приговорень къ наказанію за диффамацію противъ герпоговъ Іоркскаго, Глостерскаго и Кумберлэндскаго, младшихъ сыновей короля (Георга III, ссорившагося съ дътьми). Диффамація состоям въ замъчаніи, по всей въроятности справедливомъ, что они были "неискренни" въ своихъ выраженіяхъ радости по поводу выздоровленія "короля". Наказаніемъ было: уплатить 50 фунтовъ штрафа, простоять чась у позорнаго столба на Чэрингъ-Кроссъ, просидъть годъ въ Ньюгетской тюрьмъ, и по выходъ изъ тюрьмы внести на семь лать залогь въ "обезпечение добраго поведения", то есть, въ обезпеченіе будущаго уваженія къ нарушенному закону. Пока сидъль въ тюрьмъ Вальтеръ, онъ подвергся суду еще по двумъ обвиненіямъ въ диффанаціи: одна его вина состояла въ замъчаніи, что принцъ Уэльскій и герцогь Іоркскій, второй сынъ короля, навлекли на себя своими поступками справедливое порицание его величества; другая въ извъстіи, что герцогъ Клеренскій—тоже одинъ изъ сыновей Георга III, бывшій впоследствій королемь, подъ именемь Вильгельма IV, а тогда служившій во флотв, возвратился со службы въ Англію безъ позволенія своего начальства. З января 1790 Вальтерь быль приведень изъ Ньюгэтской тюрьмы въ судъ, выслушать приговоръ, произнесенный надъ нимъ за всё эти преступленія. Его присудили просидъть въ Ньюгэть еще годъ по истечении срока перваго наказанія, и уплатить 200 фунтовъ штрафа. Пробывши въ тюрьмѣ годъ и четыре мѣсяца, онъ быль освобожденъ по ходатайству принца Уэльскаго. Заключеніе въ тюрьму за диффамацію на Вальтера подѣйствовало такъ тяжело, что онъ думаль прекратить свою газету, ограничиться печатаніемъ книгъ и издательствомъ. "Тімев" даваль убытокъ; прибавка тюрьмы къ денежной потерѣ была уже вовсе лишнею бѣдою.

Но оставивъ мысль о прекращении газеты, онъ разсудиль сдълать своимъ помощникомъ по управлению ею своего старшаго сына, а въ 1803 г., и совершенно передалъ ему редакторство.

Джонъ Вальтеръ-сынъ родился въ 1776 г., готовился быть священникомъ и съ этою цёлью поступиль въ Оксфордскій университеть, но по желанію отца отказался оть своего намівренія. Онъ сталь работать въ отцовской типографіи какъ настоящій подмастерье, н выучился такъ, что сделался хорошимъ типографскимъ работниконь. Дълая его своимъ помощникомъ, отецъ дълалъ послъднюю попытку испробовать, не поправится ли газета. Сынь быль человъкъ замъчательно даровитый, и вдобавокъ вполнъ ознакомившійся съ типографскимъ ремесломъ и занятіями издателя газеты. Ему было 27 леть, когда отець передаль "Times" въ полное заведывание ему. Его управление газетою и было основаниемъ ея успъха, истиннымъ источникомъ ея славы. Онъ нашелъ "Тіmes" едва прозябающею, слабою газетою, а оставилъ самою уважаемою и могущественною изъ встхъ газетъ цълаго свъта. Получивъ право дъйствовать по своимъ инслямъ, онъ преобразовалъ составъ сотрудниковъ, сталъ всячески ускорять печатаніе газеты, дізать все возможное для того, чтобъ въвъстія въ ней были свъжія и достовърныя, устранять всякія пристрастныя или зависимыя отношенія сотрудниковъ, чтобы газета имъла свободу и безбоязненность сужденій. Въ тъ времена быль у издателей газеть обычай принимать денежные подарки за благопріятныя статьи о театрахъ; онъ положительно сказалъ, что отвергаеть это. Отець порицаль такую совъстливость: газета должна быть независима, но нъть ничего дурного принимать плату, освященную обичаемъ и составляющую справедливое вознаграждение за услугу. Сынь остался при своемъ убыточномъ для газеты решеніи.

Ни одна изъ лондонскихъ газеть въ началъ нынъшняго въка не имъла большаго превосходства надъ другими ни по внутреннему достоинству, ни по степени распространенности въ публикъ, ни по вліятельности. Расходиться въ количествъ четырехъ тысячъ экземпляровъ считалось тогда очень общирною распространенностью газеты. Когда Кольриджъ былъ сотрудникомъ Morning Post, газета стала расходиться въ семи тысячахъ экземпляровъ, — и публика, и сами

владёльцы газеты дивились такому неслыханному усивху. Не было тогда и того, чтобы вся масса объявленій направлялась предпочтительно въ одну газету: разные разряды ихъ распредвлялись по разнымъ газетамъ: "Morning Post" получалъ почти всѣ объявленія о лошадяхъ и экипажахъ, "Public Ledger"—почти всѣ, относящіяся къ морскому судоходству и торговлѣ иностранными товарами, "Morning, Post" и "Times"—объявленія объ аукціонахъ, "Morning Chronicle"—о книгахъ. Вальтеръ-сынъ сталъ заботиться о томъ, чтобы его газета пріобрѣла первенство по полнотѣ и занимательности всѣхъ отдѣловъ и стала черезъ это наиболѣе любимою и распространенною въ публикѣ; тогда и объявленія будутъ отдаваемы предпочтительно въ его газету; но при этомъ строго онъ держался правила. что она должна сохранять безпристрастіе и независимость.

Въ нумеръ "Тітев'а" 11 февраля 1810 г. онъ разсказываетъ, сколько тяжелыхъ испытаній перенесь онь за свою вірность безпристрастію. По чисто патріотическимъ мотивамъ онъ поддерживалъ министерство Сидмута, образовавшееся послъ паденія перваго министерства Питта, желавшее прекращенія войны съ Франціею и успъвшее заключить Аміенскій миръ. Когда оно, по возобновленіи войны, пало, и снова сдълался главою правительства Питть, "Times" строго порицаль действія лорда Мельвилля, ставшаго въ новомъ кабинеть первымъ лордомъ адмиралтейства, и произвольно распоряжавшагося морскимъ бюджетомъ. За это, Вальтеръ-отецъ, восемнадцать лътъ бывшій типографщикомъ таможеннаго въдомства, былъ лишенъ должности, и кроиъ того, правительство запретило всёмъ вёдомствамъ посылать объявленія въ "Times". Когда по смерти Питта образовалось министерство Гренвилля и Фокса, желавшее мира, "Times" сталъ поддерживать его, и Вальтеру-сыну было сообщено, чтобъ онъ подалъ правительству записку о возвращеніи ему отнятыхъ у него объявленій. Онъ отказалсн просить; тогда была помимо его составлена записка для правительства о его деле. Онъ отказался подписать ее. Составители хотъли подать ее и безъ его подписи. Онъ объявиль, что они дъйствують противь его желанія, и они должны были бросить діло. Были у него непріятности и тяжелье потери дохода отъ правительственныхъ объявленій. Публика жаждала изв'єстій о ход'в войнь, свиръпствовавшихъ на континентъ, и онъ устроилъ все надобное, чтобы получать точныя и скорыя извёстія. Заместившій по смерти Фокса ослабъвшую администрацію Гренвилля воинственный торійскій кабинеть досадоваль на миролюбивый "Times," старался ившать еку. и завъдывавшимъ почтою на театрахъ войны было приказано задерживать всю корреспонденцію, адрессованную въ эту газету. На требованіе Вальтера отмѣнить запрещеніе, правительство отвѣчало, что

если онъ согласенъ смотръть на пересылку корресподенціи ему, какъ на дело любезности правительства, и будеть за любезность платить лобезностью, вапрещеніе будеть отивнено. Онъ твердо отвічаль, что о такихъ условіяхъ онъ не хочеть и слышать. Поздне, когда онъ жаловался на другое враждебное его газетъ распоряжение, сдъланное невоторыми изъ второстепенныхъ начальниковъ почтоваго ведомства, ску быль предложень компромиссь на условіи, еще болве легкомъ: "Тіmes" долженъ только заявить, какую изъ политическихъ партій онъ поддерживаетъ. Газета въ то время поддерживала министерство. Но Вальтеръ не захотвлъ сдвлать никакого заявленія, которое сколько нибудь стесняло или казалось бы стесняющимъ ея независимость. Неуклонно отказываясь пользоваться какою бы то ни было любезностью правительства, онъ успъваль иногда ранве правительства получать извъстія. Такъ, напримъръ, онъ объявиль о взятіи Флиссингена двумя сутками раньше, чёмъ извёстіе объ этомъ было получено правительствомъ.

Въ тѣ годы, когда правильныя сношенія Англіи съ континентомъ были прерваны войною, Вальтеръ нашелъ особенный способъ получать заграничныя извѣстія. Онъ самъ разсказываеть объ этомъ въ письмѣ къ извѣстному публицисту Крокеру, бывшему тогда первымъ секретаремъ адипралтейства: "Контрабандистъ, дѣйствующій за одно съ подкупленнымъ чиновникомъ французскаго порта, радъ промѣнять свое заятіе контрабандною торговлею на дѣло совершенно невинное относительно англійской таможни,—на доставленіе французскихъ газетъ въ Англію". Вальтеръ говорить Крокеру, что если адмиралтейство прикажетъ крейсерамъ не задерживать шхуну, занятую доставленіемъ ему извѣстій изъ Франціи, онъ будетъ сообщать правительству извѣстія, получаемыя этимъ путемъ. Согласилось ли правительство на его предложеніе, неизвѣстно. Но издатели другихъ газетъ стали пользоваться тѣмъ же средствомъ для полученія иностранныхъ извѣстій.

Издатель "Тітев'а" не довольствовался улучшать свою газету способами, которыми легко съумфють такъ же удачно пользоваться его соперники. Онъ рфшилъ, что будетъ имфть на континентъ сотрудника, который собиралъ бы свъденія исключительно для его газеты,—имфть, какъ это называется нынъ, спеціальнаго корреспондента. Онъ даль это назначеніе сотруднику, вполнъ оправдавшему его надежды, Робинсону. Робинсонъ и сталъ первымъ въ ряду столькихъ знаменитыхъ преемниковъ, отъ которыхъ англійскія газеты получили новое оживленіе, новый характеръ.

Робинсонъ отмвчаеть въ своемъ дневникв, что въ январт 1807 г. от черезъ своего друга Колльера получилъ предложение такать въ

Альтону и поселиться тамъ, чтобы быть корреспондентомъ "Times'a"... Онъ передъ твиъ вернулся изъ Германіи, гдв учился въ Іенскопъ университетв. Онъ хорошо зналъ нвмецкую литературу и былъ личнознакомъ съ очень многими изъ знаменитыхъ людей Германіи, въ томъ числъ съ Гете и Шиллеромъ. Позднъе, онъ пользовался дружбою замѣчательнѣшихъ людей Англіи, и былъ едвали не самымъблизкимъ другомъ Вортсворта. Робинсонъ прислалъ въ "Times" рядъ писемъ "Съ береговъ Эльбы"; онъ изображалъ въ нихъ положеніе дъль Германіи въ тотъ бурный періодъ, который заключился Фридландскою битвою и Тильзитскимъ миромъ. Онъ не разъ подвергался опасности быть взятымъ въ пленъ и запертымъ въ тюрьму французами. Вернувшись въ Англію, онъ сталъ редакторомъ иностраннаго отдъла. въ "Times'ъ", а въ 1808 году быль отправленъ Вальтеромъ въ Испанію снова быть спеціальнымъ корреспондентомъ. Его Письма "Съ береговъ Бискайскаго залива" и "Изъ Коруньи" печатались въ "Тіmes'ь" съ 9 августа 1808 до 20 января 1809. Онъ быль достойнымъ представителемъ класса публицистовъ, ставшаго теперь знаменитымъ: онь обладаль всею тою двятельностью характера, какая нужна для исполненія трудной обязанности спеціальнаго корреспондента, и исполняль свое дёло съ такою правдивостью и талантливостью, что лишь немногіе изъ самыхъ отважныхъ и блестящихъ его преемниковъ превосходили его въ этомъ. Онъ дожилъ до глубовой старости и скончался на девяносто-четвертомъ году жизни.

Медленно, но прочно поднимая "Times" до положенія вліятельныйшей изъ англійскихъ газеть, Вальтеръ неожиданно встретился съ опасностью, грозившею погубить результать его неутомимаго труда и отнять у него любимую надежду. Въ концъ мая 1810 года печатники его типографіи потребовали повышенія платы. Печатаніе шло въ ть времена еще на ручныхъ станкахъ, и число необходимыхъ для газеты работниковъ при нихъ было велико. Въ то же время наборщики согласились между собою требовать не только увеличенія платы, но и того, чтобы брошено было употребление новаго сорта шрифта, отличавшагося отъ прежнихъ величиною. Они всъ дали клятву единодушно и твердо держаться требованій, сопротивленіе которымъ считали невозможнымъ. Вальтеру было сообщено о готовящемся отважь за нъсколько часовъ до того, утромъ въ субботу. По воскресеньямъ газета не выходила. Надобно было приготовить нумеръ къ понедъльнику. Наскоро собравъ несколько человекъ подмастерьевъ и неимевшихъ работы наборщиковъ, Вальтеръ работалъ съ ними не выходя изъ типографіи тридцать-шесть часовъ, и къ изумленію отказавшихся работниковъ, нумеръ газеты въ понедъльникъ вышелъ въ должное время. Нѣсколько мѣсяцевъ печатаніе газеты оставалось затрудевтельно: отказавшіеся работники ділали непріятности работавшимъ, которые подвергались иной разъ даже опасности быть убитыми. На-конецъ было рішено жаловаться суду на мішавшихъ работі, и главные изъ нихъ были приговорены къ тюремному заключенію.

Вскоръ послъ удачной развязки этого дъла, Вальтеръ лишился отда. Основатель "Times'a" умерь 16 ноября 1812 г., на семьдесять четвертомъ году жизни. Его дела въ последнее время были хороши; ло его завъщанию, типографія и "Тітев" перешли въ собственность сына, завъдывавшаго ими; это было уже большое состояніе и притонь быстро возраставшее. Постоянно увеличиваясь подъ управленіемъ Вальтера-сына, число экземпляровъ, въ какомъ расходился "Times", было ужъ такъ значительно, что являлся вопросъ о способъ печатать столько оттисковъ газеты, сколько надобно. Въ началъ ныившняго въка, "Times" быль последнею изъ утреннихъ дондонскихъ газеть по количеству расходившихся экземпляровъ, -- оно не превышало тогда одной тысячи. Но теперь, около 1812 года, оно было ужь гораздо больше, чемъ у какой нибудь изъ другихъ газетъ, а тогдашній способъ печатанія начиналь быть недостаточнымь для мроизводства такого числа экземпляровь: ручной станокъ даваль отъ 300 до 400 экземпляровъ въ часъ; такой ходъ работы ужъ оказывался слишкомъ медленнымъ.

Вальтерь дёлаль разные опыты улучшить ручной станокъ. Онъ советовался съ Брунелемъ, однимъ изъ знаменитыхъ усовершенствователей машинъ,—тёмъ Брунелемъ, который черезъ нёсколько лётъ послё того придумалъ способъ работы, давшій возможность провести туннель подъ Темзою. Брунель усердно занялся вопросомъ объ улучшеній типографскаго станка, но объявилъ, наконецъ, что не можетъ придумать такого улучшенія, какое нужно. Былъ еще и другой изобрётатель машинъ, Томасъ Мартинъ; Вальтеръ далъ ему денегъ на осуществленіе его мыслей, но онъ оказались не практичны.

Кенигъ (König), нѣмецъ, переселившійся въ Лондонъ, человѣвъ самъ бывшій прежде и наборщикомъ, и работникомъ при типографскомъ станвѣ, искалъ въ то время капиталиста, который далъ бы ему средства устроить изобрѣтенный имъ улучшенный способъ печатанія. Онъ былъ убѣжденъ, что ручную работу въ этомъ дѣлѣ можно замѣнить паромъ. Именно съ цѣлью найти деньги для постройки паровой печатной машины, онъ и пріѣхалъ изъ своей родины, Саксоніи, въ Англію. Онъ нашелъ сочувствіе своей мысли у богатаго типографщика, Бенсли (Bensley); и въ 1807 году они заключили между собою контравтъ о товариществѣ. Черезъ два года, когда модель усовершенствованнаго станка Кенига была готова, Бенсли вошелъ въ переговоры о ней съ Вальтеромъ; но у Вальтера было столько

другихъ дёлъ, что онъ не могъ заняться этимъ. Въ 1812 году Кенигь кончиль постройку своей машины; издатели важивищихь ловдонскихъ газетъ были приглашены посмотръть, какъ она дъйствуеть. Перри, издатель "Morning Chronicle", имъвшаго тогда очень большой усибхъ, не захотвлъ даже и принять приглашеніе, говоря, что никакая газета сама не стоить техь денегь, въ какія обойдется новоустроенная машина. Но Вальтеръ принялъ приглашеніе, внимательно разсмотрёль машину и туть же заказаль две машины двойного размфра. Два года шла постройка ихъ. Всф участники дела дали другь другу обещание держать его въ секрете. Но слухи все-таки разошлись, и работниви при станкахъ "Times' н.", нолагавшіе, что приміненіе пара къ печатанію отниметь у нихъ средства въ жизни, поклядись отомстить изобретателю. Новая машина была установлена въ отдёленіи, сосёднемъ съ комнатами, гдё работали прежніе станки. 29 ноября 1814 г., въ шесть часовъ утра, Вальтерь съ несколькими еще влажными листами газеты въ руке вошель въ отдъленіе ручныхъ станковъ и объявиль работавшимъ за ними, что "Times" ужъ печатается паровымъ станкомъ; что если они захотять употребить насиліе, то приготовлены и силы подавить его: но если они предпочтутъ миролюбіе, то каждый изъ нихъ будеть получать прежнюю плату до той поры, пока найдется ему занятіе, сродное его нынъшнему дълу. И онъ передалъ посмотръть работникамъ экземпляры перваго нумера газеты, печатаннаго паровымъ станкомъ-Въ этомъ нумеръ объяснялся публикъ переворотъ въ типографскомъ дълъ, давшій результать, который теперь въ рукахъ у нея. По нынъшнему, надобно свазать, что новый становъ работалъ еще очень медленно; но въ то время казалась изумительной быстрота его работы: онъ печаталъ 1,100 экземпляровъ въ часъ.

Вальтерь не остановился на полученномъ усивхв, всегда быль готовъ вводить всякія усовершенствованія, не смущаясь никавими трудностями. Такимъ онъ быль и во всёхъ дёлахъ по управленію своею газетою. Изъ всёхъ сотрудниковъ, какіе были у него, лишь съ однимъ произошли у него серьезныя размолкви. Это былъ Стоддарть (Stoddart), первый главный редакторъ его газеты, человъкъ съ большимъ талантомъ, но неспособный принимать въ соображеніе благоразумные совъты. Убёдившись, что онъ не кочеть вести газеты, какъ надобно для нея, и съ тёмъ вмёстё цёня услуги, оказанныя иль газетъ, Вальтеръ предложилъ ему не писать вичего для газеты, чтобы не вредить "Тітез'у" и получать отъ "Тітез'а" пенсію. Стоддартъслишкомъ надёясь на свои силы, отвергъ это щедрое предложеніе в увёдомилъ Вальтера, что уже устроилъ дёло объ основаніи газеты "New Times", "Новый Таймсъ". Соперникъ оказался не опасныть

"Новый Таймсъ" скоро прекратился, сдѣлавъ издателю 20,000 фунтовъ убитка.—Вальтеръ не терялся даже и при такихъ обстоятельствахъ, съ которыми съумѣли бы управиться динь очень немногіе журналисты. Такой случай встрѣтился ему, напримѣръ, весною 1833 года, когда курьеръ нвъ Парижа привевъ ему въ 10 часовъ угра тронную рѣчь короля французовъ при открытіи сессіи палатъ. Вальтеръ былъ тогда почти одинъ въ типографіи: работа по выпуску нумера газеты того утра была кончена, и всѣ разошлись. Вальтеръ послалъ за нѣсколькими наборщиками, и пока они пришли онъ уже перевелъ рѣчь и принялся самъ набирать ее вмѣстѣ съ одникъ оставшимся въ типографіи наборщикомъ, а когда пришли печатники, весь наборъ былъ готовъ, и въ часъ дня вышло второе изданіе "Тітез'а" съ тронною рѣчью.

Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ фактовъ въ лѣтописяхъ "Times'a" произошель въ 1840 году. Въ нумерт 13 мая этого года появилось письмо отъ парижскаго корреспондента газеты, пом'вченное однаво не "изъ Парижа", а "изъ Брюсселя". Оно содержало въ себъ подробныя извістія объ обширномъ заговорі мошенниковъ получить обманомъ отъ ведущихъ заграничные обороты лондонскихъ банкировъ милліонъ фунтовъ. Они ужъ успѣли получить болѣе десяти тысячь фунтовъ. Корреспонденть "Times'a", раскрывая планъ мошенниковъ, останавливалъ дальнъйшее исполнение его. Одинъ изъ мошенниковъ, Богль (Bogle), противъ котораго не было уликъ. имъющихъ юридическую силу, подалъ на "Times" жалобу за диффамацію. Повъренный по дъламъ "Times'a" съ большими издержками и хлопотами отъискалъ припрятанныя нити мошенничества. Но противъ одной изъ важныхъ уликъ было приведено возражение, основанное на техническихъ правилахъ судопроизводства, мъщавшее предъявленю ея суду присяжныхъ, и при решеніи процесса, подъ председательствомъ главнаго судьи палаты гражданскихъ дёлъ, одного изъ верховныхъ трибуналовъ Англіи, 16 марта 1841 г., не могъ быть произнесенъ приговоръ въ оправданіе "Times'a". Но присяжные ясно выразили свое мивніе о двлв, назначивъ истцу одинъ фартингъ вознагражденія за обиду ему, а судья-председатель подтвердиль свое согласіе съ ними, объявивъ, что не хочетъ предъявлять судебныхъ издержекъ, падающихъ на проигравшую дело сторону. Этотъ способъ употребляется въ Англіи, когда присяжные и судья, принужденные формальными правилами судопроизводства объявлять ищущаго убытвовь правымъ, находять на самомъ деле правымъ обвиняемаго имъ. "Times" восторжествовалъ; но разъискивание уликъ стоидо ему большихъ расходовъ. Банкиры, негоціанты и всв граждане Сити были благодарны газеть за оказанную ею услугу имъ; былъ собранъ

митингъ въ резиденціи дорда-мэра, подъ его предсёдательствомъ, чтобы сдълать подписку на покрытіе убытковъ "Тіmes'a". Выло постановлено, что высигій взнось оть отдівльнаго лица или оть фирми не долженъ быть выше 10 фунтовъ, чтобы подписка имъла харавтеръ общественнаго пожертвованія, а не результата пожертвованій вісколькихъ, особенно усердныхъ и богатыхъ лицъ. Въ короткое врема набралось 2,700 фунтовъ; взносы присылались не изъ однихъ англійскихъ городовъ, но и изъ Индіи, Италіи, Франціи, Бельгіи, Швейцаріи, Сѣверной Америки. Вальтеръ отказался принять собранную для него сумму, говоря, что "Тітев" только исполняль свою обяжиность, раскрывая мошенничество, и должень быль рашиться на расходы, воторыхъ стоило ему исполнение лежавшей на немъ обязанности. Тогда было решено обратить главную массу собранных денегь на основаніе двухъ стипендій, а небольшую долю употребить на то. чтобы сдёлать двё доски съ надписями, и одну изъ нихъ поставить на биржъ, а другую въ конторъ редакціи "Тіmes'a". Вотъ надпись на этихъ доскахъ:

"Эта доска поставлена въ воспоминание о чрезвычайныхъ заботахъ газеты "Times", имѣвшихъ цѣлью раскрытіе важнаго обмана. задуманнаго противъ коммерческой публики, и подвергнихъ собственниковъ этой газеты обощедшемуся очень дорого процессу. Въ собраніи купцовъ, банкировъ и другихъ лицъ, происходившемъ въ Марsion House 1 октября 1841 года, подъ предсёдательствомъ лордамэра лондонской Сити, были приняты следующія решенія: 1) настоящее собраніе желаеть выразить безусловивищее свое признаніе неутомимой заботы, твердости и такого же искусства, показанныхъ собственниками газеты "Times" въ изобличеніи замічательній шаго н обширнъйшаго изъ всъхъ когда дибо обнаруженныхъ въ коммерческомъ мірѣ заговоровъ мошенничества, каковое изобличеніе было савлано посредствомъ этой газеты въ пропессв Богля. 2) Настоящее собраніе желаеть принести свою благодарную признательность собственникамъ газеты "Times" за услуги, оказанныя ими коммерческому обществу Европы, черезъ это дёло, стоившее имъ большого труда и расхода. 3) Настоящее собраніе сдёлаеть последствія этого изобличенія не тольво полезными для торговаго и банковаго міра по внушенію ими большей внимательности и осмотрительности во всёхъ денежныхъ дълахъ, но и показывающими, какую номощь патріотическая и независимая пресса можеть приносить открытію и наказанію преступленій, ведущихъ къ уничтоженію всяваго коммерческаго довърія и спокойствія. 4) Назначенный нынъ комитеть уполномочиваеть принять мъры къ прочному засвидътельствованию признательности за услугу, оказанную собственниками "Times'a" коммерческому

иру. Такъ какъ собственники "Times'a" отказались принять вознаграждение ихъ издержевъ по вышеизложенному процессу, то комитеть открымь подписку, дошедшую при своемь концъ до 2,700 фунтовъ, и въ новомъ собраніи, происходившемъ въ Mansion House' в 9 февраля 1842 года, созваннымъ спеціально по вопросу о томъ, на что должна быть употреблена доставленная подпискою сумма, было рвшено следующее: 1) 150 гиней должны быть употреблены на эту доску и другую такую же, которая должна быть поставлена на какомъ нибудь видномъ мёстё въ типографіи "Times'a". 2) Остальная сумиа подписки должна быть употреблена на покупку 3-процентнихъ государственныхъ фондовъ, доходъ съ которыхъ долженъ быть обращаемъ на содержаніе двухъ стипендій, долженствующихъ называться стипендіями "Times'a". 3) Стипендін "Times'a" должны быть учреждены: одна при Крайсть-Госпитальской школь, другая при Сити Лондонской, въ пользу воспитаннивовъ, поступающихъ изь этихъ учрежденій въ Оксфордскій или Кембриджскій университоты. 4) Крайстъ-Госпитальская и Сити-Лондонская школы должны быть приглашены каждая поставить у себя доску, съ надписью объ учрежденіи этихъ стипендій.—Все это должнымъ образомъ исполнено".

Вальтерь-второй умерь въ 1847, на семьдесять-второмъ году жизни. Онъ пользовался очень большимъ уваженіемъ. Былъ членомъ Парламента. Пріобрѣлъ вначительное состояніе: послѣ него осталось два помѣстья, домъ типографіи "Times'a", часть паевъ "Times'a", составлявшая очень большую цѣнность, и на 90,000 фунтовъ другой собственности. Одинъ изъ знавшихъ его говорилъ, что къ нему не примѣняются слова лорда Биконсфильда: "молодость у человѣка — ошибка, зрѣлые годы — борьба, старость — раскаяніе, такъ какъ у Вальтера "молодость была бодрая борьба, зрѣлые годы были сравнительно съ нею періодомъ отдыха, старость была полнымъ торжествомъ".

Сынъ его, третій Вальтерь, ставшій послів отца распорядителемъ "Тішев'а", наслівдоваль, вмістів съ богатою собственностью и большую отвітственность. Чтобы сохранить за газетою ен первенствующее положеніе, надобно было постоянно вводить улучшенія въ ділів ен изданія. Чімь замівчательніве быль ен успівль, тімь настоятельніве была необходимость усовершенствованій. Машина Кенига была улучшена Аппельгатомъ; но и въ этомъ улучшенномъ видів станевниясь слишкомъ слаба для возраставшей работы. Аппельгать придумаль машину другого устройства, оказавшуюся на нівкоторое время работающей достаточно быстро. Въ этой машинів шрифть поміщался на вертикальныхъ цилиндрахъ, которые дізлали 1,000 оборотовь въ часъ: ихъ было восемь; это давало 8,000 экземпляровъ въ часъ. Машина Аппельгата, считавшался тогда замівчательнымъ про-

изведеніемъ механическаго искусства, находилась на первой всемірной выставкъ (1851 года), и смотръть, какъ она работаетъ. было одною изъ главныхъ привлекательностей отдёленія машинъ на этой выставив. Около того времени, когда въ Лондонъ кончалъ постройку своей машины Аппельгатъ, Го (Ное) вводилъ печатную машину совершенно иного устройства въ Нью-Іоркъ. Превосходство ея скоро было признано всеми, и две такія машины десятицилиндроваго то есть, самаго большого размъра были куплены для "Times'a" Вальтеромъ. Машина Го вошла и въ Англіи во всеобщее употребленіе, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ. А между твиъ, Деллагана (Dellagana)---родомъ итальянецъ---придумывалъ способъ изготовлять стереотипныя доски посредствомъ матрицы, изъ папье-маше. Вальтеръ помогаль ему вести опыты надъ этимъ. Въ 1850 изобретение Деллагана пріобріжно характеръ, пригодный для практическаго употребленія, и было примѣнено къ печатанію "Times'a". Это было очень важнымь улучшеніемь. Печатаніе со стереотипныхь досокь дасть огромную экономію, нотому что шрифть служить при этомъ способв въ десять разъ дольне, нежели при печатаніи прямо съ него. Печатаніе со стереотипныхъ досовъ было давно въ употребленін; но было совершенно новымъ изобрътеніемъ дълать для этихъ досокъ матрицу изъ папье-маше: получить стереотипныя доски съ цилиндровъ машинъ Аппельгата или Го можно только посредствомъ матрицы изъ папье-маше. Новыя машины давали по 12,000 экземпляровъ въ часъ; это быль очень большой успажь сравнительно съ тамъ временемъ, когда считалась изумительнымъ по быстротв двломъ работа машины Кенига, дававшей въ часъ 1,100 экземпляровъ. Но присяжные, присуждавшіе награды по типографскому отділу на лондонской всемірной выставкъ 1862 года, признавая великость достигнутыхъ успъховъ, прибавляли, что еще остается большая надобность желать лальныйшихь улучшеній.

Ихъ желаніе осуществилось, когда была изобрѣтена и построена машина Вальтера. Она до сихъ поръ остается наилучшею и составляеть въ дѣлѣ печатанія такое же чрезвычайное улучшеніе, какъ замѣна прежнихъ ручныхъ станковъ машиною Кенига. Основная идея и практическое устройство новой машины принадлежать Джону Камерону Макъ-Дональду (John Cameron Mac-Donald), съ давняго времени занимавшему одно изъ важныхъ мѣстъ при газетѣ "Тішев"; при осуществленіи мысли изобрѣтателя нынѣшній—третій—мистеръ Вальтеръ проявилъ такую же практическую проницательность и такую же щедрость, какими былъ извѣстенъ его отецъ. На эту машину и улучшенія въ ней взяты Макъ-Дональдомъ и его товарищемъ Коверли (Calverley) четыре привилегіи, въ 1863 и 1871 годахъ

Главныя отличительныя черты устройства машины—простота и негромоздскость въ соединеніи съ большою быстротою и экономією работы. На одномъ конців вертится валь, на которомъ накатана непрерывная очень длинная полоса бумаги; эта полоса идеть съ вала по машинів, и выходить съ другого конца отпечатанными, разрівняными и сложенными листами, готовыми для передачи на почту, по пятнадцати тысячь экземпляровь въ часъ. Длина накатываемой на валь полосы бумаги — четыре мили; эти четыре мили бумаги превращаются въ эквемпляры газеты меніве чість въ полчаса времени. Каждую ночь, когда работають Вальтеровы прессы, превращается вы газету "Тішев" количество бумаги боліве десяти тоннъ віссомъ; длина этой бумаги 160 миль.

Вальтерь-внукъ не удовольствовался твиъ, что имветь печатную машину такого совершенства, какъ названная его именемъ. Онъ хотель упростить и ускорить наборь, и достигь въ этомъ значительнаго успъка. Издавна существовала мысль о томъ, чтобы способъ набиранія литеръ руками зам'внить набираніємъ ихъ при помощи машины. Но всё машины, какін были изобрётаемы для этого, представляли мало выгоды, потому что не могли производить разборку **шрифта:** она оставалась при нихъ деломъ ручного труда. После иножества опытовъ разныхъ системъ. цёль Вальтера была наконецъ достигнута: была устроена и введена въ типографіи "Times'a" машина, исполняющая объ части работы, и наборку шрифта. и разборку набора, при громадномъ сбереженіи времени и труда. Ручная работа—набрать состоящій изъ восьми страниць, листь объявленій "Times'a"—обходилась въ 43 фунта 12 шиллинговъ, а при помощи ваборной машины это стало обходиться тольно въ 14 фунтовъ 14 шеллинговъ, трудъ и расходъ уменьшались въ три раза.

Неослабное вниманіе, съ какимъ Вальтеръ-второй и его сынъ, здравствующій нынѣ. заботились объ улучшеніи типографскаго дѣла для вовможности увеличивать число эквемпляровъ газеты, имѣло два результата. Благодаря сбереженію въ расходахъ на печатаніе, получилась возможность увеличивать расходы на собираніе извѣстій. Электрическій телеграфъ — большое удобство для общества, но тяжелый расходъ для газеть. Имѣть, какъ имѣеть "Times". свою особую проволоку до Парижа и тоже свою до Вѣны — это стоитъ большихъ денегъ. Если бы издержки печатанія не были уменьшены, газеты не могли бы, не повышая цѣны, дѣлать этоть расходъ.

Съ давняго времени, "Тітев" пріобрѣть и сохраняеть до сихъ порь одно неизивримо важное преимущество надъ всёми соперниками: онь можеть во всемь разсчитывать на помощь всёхъ работающихъ при немъ. Ни въ одной изъ другихъ лондонскихъ газетъ наборъ не

делается, какъ въ немъ, машиною, потому что союзъ типографскихъ работниковъ (Printers Trade Union) противится ел введенію въ другія типографіи. "Тіmes" — единственная газета, которой ніть никакого дела до этого запрещенія, внушенняго наборщикамъ другихъ типографій ошибочною боязнью дишиться работы. Въ 1810 году руководители "Times'a" ръшили быть въ своей типографіи независимы на отъ кого, и усивли сдвлать такъ: работающіе въ типографіи "Times" получають такую плату, при которой работники не захотять ни въ чемъ ссориться съ хозяевами. Въ этомъ отношении "Тітев" занимаеть не менте завидное для другихъ газетъ положение, чтить по своему матеріальному усивку и по своей вліятельности. Власть руководителей "Times'a" надъ порядкомъ типографскихъ работъ не допускаеть сопротивленія себъ. Но они всегда пользовались своею властью доброжелательно къ работающимъ у нихъ. Редакція "Times'a" объаспила правило этой системы въ статъв 11 февраля 1842, въ которой, упомянувъ о "Пенсіонномъ Обществъ типографскихъ работниковъ" (Printers Pension Society), она говоритъ: "Никто изъ служащихъ въ нашей типографіи не принадлежить къ этому обществу. Мы не имвемъ и не захотимъ имвть на нашей службв ни одного человъва, которому не давали бы мы платы достаточной для того. чтобъ онъ, при нъкоторой разсудительности и при обывновенновъ трудолюбіи, не могь бы обезпечить себя оть бідности по вакому нибудь несчастію и на старость літь".

Публика читаетъ газету и мало думаетъ о томъ, какъ составляется и печатается газета; публика интересуется только результатомъ трудовъ изданія, и вліяніе газеты растеть соразиврно достоинству ея содержанія. Постоянно улучшая печатаніе своей газеты, руководители "Times'a" заботливо контролировали тонъ и характеръ ея. Какой программы долженъ держаться "Times", это было предметомъ внимательныхъ соображеній Вальтера-сына, подъ руководствомъ котораго такъ высоко поднялась газета. Отецъ его, основатель газеты, поставить принципомъ для нея быть независимою отъ какого-бы то ни было министерства, отъ какой бы то ни было партін; но какъ именно держать ей себя по тому или другому вопросу, было всегда деломъ особых в соображеній. Основаніем в независимости от правительства и партій всегда быль для "Times'a" независимый патріотизмъ. По всякому вопросу "Times" неизивнио старался распознать, чего желаеть страна, и разобрать, полезно ли для нея будеть то, чего она желаеть. Держась такой программы, --- говорить историкь "Таймса" --- невозможно не навлекать на себя порицаній за измінчивость мніній; но порицающіе оставляють безъ вниманія факть, что съ переміною обстоятельствь двла необходимо должны изменяться и выводы изъ нихъ, и что пере-

ивна инвнія часто бываеть результатомь болве зрвлыхь соображеній, пріобрітеніемъ которыхъ возмужавній Фоксъ оправдываль себя въ томъ, что отбросиль мивнія своей молодости. По каждому изъ важивиших вопросовъ англійской политики "Times" высказываль инвије, вврность котораго была потомъ оправдана результатами дела. Въ первые свои годы онъ энергически боролся противъ торговли невольнивами, и помогъ изданію закона, воспрещающаго ее. Въ тяжелой юрьов за первый билль реформы палаты общинь, дело реформы било поддерживаемо "Times'омъ", и эта поддержка имъла большое вліяніе на исходъ діла. Ставъ на сторону приверженцевъ свободной торговли, "Times" очень много помогъ низвержению протекціонной системы. Во время желізмодорожной горячки, "Times" даваль обществу серьезныя предостереженія, котя его денежные интересы заставляли бы желать, чтобы продолжалась эта биржевая пра, переполнявшая его столбцы объявленіями. Дізтельностью "Тітеза" во время крымской войны произведено преобразование английской военной организаціи по заключеніи мира; а раскрытіе положенія англійскихъ войскъ въ Крыму, сділанное "Times'омъ", повело къ облегчению судьбы ихъ во время войны. Едва ли не единственный важный случай, въ которомъ "Times" быль не на сторонъ истинныхъ интересовъ Англіи, была защита отпаденія южныхъ штатовъ оть сорза. Но въ извинение ошибки "Times'a" можно сослаться на то, что сведенія, на которыхъ основывалось его сочувствіе сецессіонистамъ, были, какъ нотомъ оказалось, односторонии и невърны. Въ вешкихъ делахъ новейшаго законодательства, каковы: законъ объ от**мът**ъ нривилегированнаго положенія англійской церкви въ Ирланцін, законъ объ улучшенім повемельныхъ отношеній въ Ирландіи, прошлогодній билль о предоставленіи избирательнаго права массв сельскаго населенія, новый билль о перераспределеніи избирательныхъ округовъ, --- инфије націи находило отголосокъ себъ въ "Times'ъ" и газета заботливо соображалась съ національнымъ интересомъ. Собственно потому и дается "Times'у" всею публикою имя руководящей газеты, что нація видить на столбцахь си вірнос отраженіе свосго собственнаго образа мыслей. Всё читають "Times", хотя не всё читають его съ темъ удовольствіемъ, какое доставляеть имъ чтеніе гажть партіи. В'врный старому ригоризму тори находить сочувственное ему мивніе въ "Mornig Post"; демократизирующій тори восхищается предпріимчивымъ "Standart'омъ"; радикаль научнаго образа мыслей ил серьезный либераль видить свои мивнія умно и вёрно выражаеимии въ "Daily News и Daily Chronicle". Каждая изъ этихъ газетъ пиветь свой кругь читателей. Каждая можеть соперничать съ "Тімезомъ, иногда даже превосходить его быстротою въ сообщении извъстій; но ни одна не занимаєть такого положенія въ журнальномъ мірь, какъ онъ. Читателей у "Тітез'а больше, нежели у газоть, расходящихся въ болье значительномъ числь экземпляровъ, чьть онъ. Покупающій экземпляръ газеты, продаваемой по одному пенни за нумеръ, остается иногда единственнымъ читателемъ этого экземпляръ. Но одинъ экземпляръ "Times'a" имъетъ двадцать читателей. Въ Локдонь есть обыкновеніе платить разносчику, торгующему газетамь, небольшую плату за право читать "Тітез" ежедневно въ продолженіе часа; одинъ и тотъ же экземпляръ будетъ прочтенъ шестью или восемью семействами; все это только утромъ; а вечеромъ онъ будетъ отправленъ въ провинцію; посль того, будетъ пересланъ въ колонію или на континентъ. Такимъ образомъ, дешевая газета, выпускающая больше экземпляровъ, чъмъ "Тітез", имъетъ 100 тысячъ, 200 тысячъ читателей, а "Тітез" нъсколько милліоновъ.

Завъдывать хозяйственною и техническою частью изданія газеты дъло, требующее столько же искусства и труда, какъ организовать флоть или армію. Но какъ флоть отдается въ распоряженіе адмиралу, армія---главнокомандующему, такъ газета не можеть существовать безъ главнаго редактора (editor). Издатели "Times'a" всегда выказывали большое умънье выбирать главными редакторами людей замъчательно способныхъ къ этой дъятельности; и постоянная удачность выбора, разумъется, была причиною успъховъ ихъ газеты. Основатель "Times'a", первый Вальтерь, быль самь все въ газеть: к собственникъ ея, и завъдующи коммерческою стороною изданія (рибhisher) и главный редавторъ (editor). Его сынъ, второй Вальтеръ, завъдуя коммерческою частью изданія, долго оставался самъ и главнымъ редакторомъ. Ему, второму Вальтеру, англійская пресса обязана введеніемъ "руководящихъ статей", leading articles, или, точнъе сказать, "руководимыхъ" статей, "leaded",—статей, которыя пишутся по инструкціи главнаго редактора. Улучшеніе редакціонной части "Times'a", произведенное вторымъ Вальтеромъ, осталось тавимъ же прочнымъ достояніемъ этой газеты, какъ и другія усовершенствованія, полученныя ею оть него. Онь ум'вль съ зам'вчательною проницательностью находить даровитыхъ сотрудниковъ По письмамъ, которыя присыдались въ газету Стердингомъ (Sterling). онъ увидълъ способность ихъ автора стать замъчательнымъ публицистомъ и сделаль его однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ "Times'a". Точно также открыль онъ талантдивость Бариса (Barnes), который нослѣ былъ нѣсколько лѣтъ главнымъ редакторомъ "Times'a" (до 1841 года). Но самымъ блистательнымъ выборомъ его было то, что послъ Бариса главнымъ редакторомъ "Тімез'а" онъ назначилъ Дилэна (Dalene). Тридцать шесть леть оставался Дилэнт руководителемъ редакціи "Times'a", и вель ее такъ, что постоянно пользовался всеобщимь уваженіемъ.

Какъ главный редакторъ "Тімез'а" Дилэнъ имълъ большое вліяніе на ходъ государственныхъ дълъ. Его сила состояла не въ собственномъ его литературномъ талантъ, а въ томъ, что онъ умълъ дълать сотрудниками своей газеты величайщихъ писателей того времени. Онъ умълъ такъ привлекать сотрудниковъ, и велъ газету съ такимъ успъхомъ, что, объявляя о его смерти, "Тімез" могъ совершено справедливо сказать: "Англійская публика потеряла въ немъ одного изъ самыхъ старшихъ, самыхъ преданныхъ ей и самыхъ заслуженныхъ передъ нею людей того класса, которыхъ можно назвать людьми, спеціально посвящающими себя на службу ей".

Ченери (Chenery), занявшій місто Дилона, удалившагося на отдыхъ въ 1877 году, управляль редакцією "Тімевіа" лишь немного літь: послі вороткой болівни онъ умерь 11 февраля 1884. Прежде, чіть стать главнымь редакторомь, онъ двадцать літь быль главнійшимъ сотрудникомъ "Тімевіа". Человікь необыкновенной учености, большой житейской опытности и сильнаго ума, онъ быль достоинъ своего высокаго положенія главнаго редактора "Тімевіа". Его преемникомъ сділался Бокль (G. E. Buckle).

Есть въ Англіи довольно много газеть очень хорошихъ, — тавъ заключаетъ историвъ "Таймса",—не мало тавихъ газетъ и въ другихъ странахъ. Но въ цёломъ свётё нётъ газеты, равной "Times'у". Онъ не идеалъ совершенства. И быть можетъ, во второе столётіе своей жизни улучшится настолько же, насколько теперь онъ лучше того, какимъ былъ въ началѣ. Руководящая газета должна улучшаться, ни она утратитъ свое первенство. Но уже давно первенство между всёми газетами цёлаго свёта стало принадлежать "Times'у", и до сихъ поръ остается за нимъ. Тридцать лётъ тому назадъ, Бульверъ въ палатѣ общинъ произнесъ о немъ слова, какихъ не было ни въ какомъ другомъ законодательномъ собраніи сказано ни о какой другой газетѣ; — слова эти были тогда и остаются до сихъ поръ праведливою оцёнкою "Тimes'а":

"Наша пресса — говорить Бульверь — честь нашей страны. И еслибь я желаль оставить отдаленному потомству памятникъ нынѣшней англійской цивилизаціи, я выбраль бы для того не наши доки, не наши желѣзныя дороги, не наши общественныя зданія, ни даже тоть дворець, въ которомъ совѣщаемся мы,—я выбраль бы полный экземплярь "Тimes'a".

Авторъ статьи, какъ видно, горячій поклонникъ "Times'a".

У насъ въ Россіи мивнія о "Тітев'ь" часто мвияются: то раздаются въ честь его двяьности, честности, проницательности такія похвалы, которыя могли бы и самому Фрэзеру Рэ показаться чрезмврными; то поднимаются крики, что эта газета безсовъстная и даже глупая, говорящая вздорь о вещахъ, о которыхъ даже не имъеть порядочныхъ свъденій. Мотивъ такихъ переходовь оть восхищенія къ ругательствамъ, отъ ругательствъ онять къ восхищенію, всегда одинъ и тотъ же: мы желаемъ, чтобы "Тітев" быль на нашей сторонъ; на нашей сторонъ онъ—мы рады, не на нашей—мы огорчены. Сила волненій чувства, возбуждаемыхъ въ насъ этою гаветою—самое лучшее доказательство того, какъ однако высоко мы цвнимъ ея вліяніе на ходъ дъль.

Враждебна-ли намъ она, или она другъ намъ? — Она всегда кочетъ быть върною совътницею своей родной странъ; только. Если она бываетъ иногда враждебна намъ, то лишь когда полагаетъ, что наши дъйствія или намъренія враждебны Англіи. Кромъ этихъ случайныхъ поводовъ къ враждѣ противъ насъ, она вообще желаетъ намъ пользы, потому что полька Англіи должна совпадать съ развитіемъ благосостоянія у насъ. И это не собственно лишь о насъ, но и о всякой иной странъ: положеніе Англіи таково, что чъмъ лучше положеніе какой бы то ни было иной страны, тъмъ лучше для Англіи. При ссорѣ Англіи съ какою бы то ни было иною страною, "Тімев" враждебенъ этой странъ; нока нѣтъ ссоры съ нею, или пока Англія можетъ уклониться отъ ссоры, "Тімев" другъ этой страны.

"Тітев" тёть и отличается оть другихъ англійскихъ газеть, что онь не имбеть въ своей программів ничего опреділеннаго, кромів одной очень широкой мысли: "благо Англій". У другихъ англійскихъ газеть эта общая всёмъ имъ основная мысль получаеть боліве точное выраженіе; напримітрь, по программів одной газеты, "благо Англій" совпадаеть съ сохраненіемъ нынівшняго порядка вещей въ Англій и съ расширеніемъ англійскаго военнаго могущества, въ особенности морского; по программів другой газеты, оно совпадаеть съ преобразованіями внутренняго устройства и съ воздержаніемъ отъ всякихъ попытокъ расширить военное могущество Англій. Эти или подобныя этимъ своею опреділенностью черты — прочныя черты программів всёхъ англійскихъ газеть, кромів "Тітевіа". Онъ одинъ не хочеть давать никакихъ постоянныхъ опреділеній понятію облагів Англій, предоставляя себів по каждому данному вопросу полную свободу митенія.

Потому ему очень легко сообразоваться съ господствующимъ на-

строеніемъ общественнаго мнівнія въ Англіи. Консервативныя газоты вонсервативны и при прогрессивномъ настроеніи общественнаго мнівнія; прогрессивныя—прогрессивны и при консервативномъ. "Тімев", чтобы перейти отъ одного направленія въ другому, ждетъ лишь признаковь, что возникающіе симптомы переміны въ настроеніи общественнаго мнівнія—серьезные симптомы, свидітельствующіе о своромъ торместві новаго настроенія. Убідившись въ этомъ, онъ изъ консервативной газеты становится прогрессивною, или изъ прогрессивной становится консервативною. Это—по вопросамъ о поддержива той или другой изъ ведущихъ парламентскую борьбу партій. Но поддерживая ту или другую партію, онъ все-таки оставляеть за собою свободу защищать лишь ті изъ ея предположеній или дійствій, которыя составляють причину предпочтенія, отдаваемаго ей общественнымъ ивініемъ; другія черты ея программы онъ отвергаеть.

Такой способъ дёйствія, дающій свободу постоянно быть въ согласіи съ преобладающимъ настроеніемъ общества, разумёется, даетъ "Тімев'у" возможность быть самою сильною изъ всёхъ англійскихъ газеть. Кто заслужилъ у самостоятельнаго и сознательнаго общества репутацію постоянно вёрнаго истолкователя его мыслей, тотъ, разумёется, получаетъ чрезъ то самую большую власть надъ его мыслями.

Карьера, безспорно, завидная, и, конечно, было въ лондонскомъ штературномъ мірѣ много попытокъ основать другую газету, которая ша бы такою же дорогою. Но то, что удалось "Times'у", не удавалось ни одному изъ газетныхъ предпріятій, бравшихъ его въ припъръ себъ: всъ другія газеты, называвшія себя независимыми ни отъ какой партіи, были отвергаемы публикою.

Это потому, что онв добивались лишь денежнаго успаха себа. У "Тімев'а" денежный успахь—не цаль, а только результать; цаль "Тімев'а" — дайствительное служеніе благу Англіи. Онь дайствительно варный слуга родины. Изманчивость его направленія—лишь изманчивость мыслей о томь, чего требуеть благо Англіи. Нына "Тімев', " важется, что оно требуеть реформь, черезь годь, что оно требуеть отдыха оть хлопоть о реформахь. Онь добросовастно сладить за самостоятельнымь общественнымь мнаніемь, и, помогая ему формушроваться, самь, въ сущности, руководится имъ.

Мудрено конечно газетв съ программою "Times'a", допускающею всяческія уклоненія отъ всего того, что говорила она не дальше, какъ наканунт, извиняющею всякія отступничества, оставаться газетою честною. Руководители такой газеты должны быть не только подыми честными, чего достаточно для честнаго веденія газеты съ опредъленною программою, но и людьми очень твердаго характера;

безъ того, газета не будеть имъть силы удерживаться отъ злоупотребленія безграничною свободою дъйствій, какую даеть имъ ихъ программа. Руководителямъ "Тімев'а" надобно отдать ту справедливость, что ихъ газета всегда оставалась честною. Ошибалась она въ важныхъ для Англіи дълахъ горавдо чаще, нежели думаетъ Фрэзеръ Рэ: и часто ея совъты Англіи были вредны для Англіи. Но всегда ея совъты Англіи были внушаемы ей искреннимъ желаніемъ блага Англіи.

Б.

# ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

1-е марта 1885.

- Архивъ юго-западной Россіи, издаваемий временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, Височайме утвержденною при кіевскомъ, подольскомъ и волинскомъ генераль-губернаторъ. Часть вервая. Акти о церковно-религіозныхъ отноменіяхъ въ юго-западной Руси (1322 — 1648 г.). Томъ IV. Кіевъ, 1883 (книга вышла только въ 1884).

Настоящая эпоха нашей исторіографіи характеризуется не столько обиліемъ изследованій, сколько массой издаваемаго вновь ріала, за которымъ не поспівваеть историческая разработка. Вольшое количество матеріаловъ появляется и для исторіи южной и западной Руси-въ изданіяхъ археографическихъ коммиссій въ Петербургв и Вильнъ, въ изданіяхъ кіевской коммиссіи, наконецъ въ изданіяхъ частныхъ. Кіевская коммиссія для разбора древнихъ актовъ, начавши льть двадцать пять тому назадъ изданіе "Архива", раздёлила тогда свой будущій трудь на нівсколько частей-по содержанію актовъ, относившихся въ разнымъ сторонамъ исторической жизни юго-западной Руси: акты для исторіи православной церкви на юго-западъ, акты о козавахъ, о гайдамачествъ, о шляхетскихъ родахъ, о крестьянахъ и проч. Изданіе этихъ отдёловъ шло неравномёрно, между прочимъ потому, что неравномърны были самые матеріалы, къ нимъ относищіеся, и по ихъ количеству, и по историческому значенію. До сихъ поръ віевской коммиссіей издана была уже цёлая масса въ высшей степени важныхъ историческихъ матеріаловъ, и труды ея отличаются отъ другихъ археографическихъ изданій тёмъ большимт достоинствомъ, что сырой матеріалъ актовъ освещается въ нихъ спеціальными комментаріями по данному вопросу, принадлежащими твиъ лицамъ, которыя вели и самое изданіе. Такимъ образомъ, во введеніяхъ къ разпымъ частямъ "Архива" помѣщены были чрезвычайно цінныя изслідованія, какъ напр. В. Б. Антоновича—о посліднихь временахъ козачества на правой стороні Дніпра, и о гайдамачестві; С. Терновскаго—о подчиненій кіевской митрополій московскому патріарху; И. Новицкаго— очеркъ исторій крестьянскаго сословія юго-западной Россій въ XV—XVIII вікахъ; покойнаго Иванишева— о древнихъ сельскихъ общинахъ въ юго-западной Россій.

Въ настоящемъ томъ "Архива" собраны акты о церковныхъ отношеніяхъ юго-западной Россіи за 1322—1648 годы, и въ "предисловіи", занимающемъ 182 стр., находится цёлое изслёдованіе объ этой исторической эпохъ, г. Ореста Левицкаго. По свойству издаваемаго матеріада, два вопроса особенно заняли г. Левицкаго: унія и социніанство въ юго-западной Россіи. Авторъ полагаеть, что вопрось объ уніи до сихъ поръ ставился въ нашей литературѣ не совсѣмъ правильно, а именно, вследствіе прежней склонности объяснять событія общественной и политической жизни, какъ результать правительственныхъ меропріятій, унія считалась деломъ нольскаго правительства, которое, путемъ религіознаго объединенія, стремилось достигнуть болве прочнаго объединенія подвластныхъ народностей съ кореннымъ населеніемъ королевства въ видахъ увеличенія его политической силы. Изъ этого общаго положенія проистекало, по словамъ г. Левицкаго, много ошибочныхъ взглядовъ. Справедливо, что вмъшательство польскаго правительства въ дело уніи играло не малую рольвъ событіяхъ; но этимъ не исчернываются ихъ причины. Такъ напримъръ, мысль о церковной уніи, на основаніи флорентинскаго собора, возникла задолго до дъйствительнаго осуществленія ся на соборъ въ Бресть; но попытки ея введенія, какія дълались въ XV-иъ стольтіи, остались безплодны. Отчего же они были безплодны тогда, и напротивъ имфли такой успъхъ въ концъ XVI стольтія? Обыкновенно историки ссыдаются на обстоятельства, которыя были теперь благопріятны для пропаганды унін, на діятельность і езунтовь, на систематическое, будто бы, преследование православныхъ іерарховъ, на недостатокъ школь и т. д.; — но г. Левицкій отчасти находить эти причины слишкомъ второстепенными, отчасти невърно указанными, — замвчаеть, напр., что систематического преследованія не было и что положение православныхъ іерарховъ было ни хуже, на лучше, чъмъ было прежде; что положение народнаго образования было также и раньше, и поздне, весьма неудовлетворительное. Историкъ русской церкви, м. Макарій, указываль болве двиствительную причину усивжа уніи въ томъ распространеніи протестантскихъ ученій, которое, подрывая католицизмъ, вийстй съ тимъ вредило и православію и ослабило его силы въ начавшейся борьбъ, гдъ католичество

нашло себъ тогда могущественнаго — и не весьма разборчиваго на средства-союзника въ іезунтскомъ орденв. Но и это не даетъ полнаго объясненія событій. Г. Левицкій исходить изъ того положенія, что такіе обширные перевороты, какимъ было введеніе уніи, не могуть быть объясняемы причинами отрывочными и случайными, и должны, напротивъ, имъть основание въ общихъ условияхъ народной жизни. Такимъ главнымъ внутреннимъ условіемъ, давшимъ возможность утвержденія уніи, г. Левицкій считаеть безпорядки въ высшей русской церковной ісрархіи и испорченность многихъ главнъйшихъ ея представителей. Отъ прежнихъ историвовъ не укрылось н это обстоятельство, --- но они не придали ему значенія, какое оно имъло въ дъйствительности. На самомъ же дълъ значение этого печальнаго явленія столь велико, что безь него всё другія внёшнія причины были бы безсильны породить унію, и наобороть: оно одно таило въ себъ столько опасностей, что, и помимо вліянія другихъ, частныхъ причинъ, раньше или позже должно было неминуемо привести западно-русскую церковь, если не къ уніи, то къ инымъ, столь же рововымъ потрясеніямъ. Дійствительно, разстройство церковной іерархім было крайнее: высшія церковныя должности, съ ихъ мірскими ниуществами, захватывались свётскими лицами; епископства и архимандритства продавались; непризванные іерархи вели жизнь самую безпорядочную; монашество и старыя преданія падали; низшее духовенство было необразовано и грубо... И все это происходило въ то самое время, когда въ Литвъ и юго-западной Руси, подъ вліяніемъ только-что прошедшаго протестантского движенія, происходило сильное броженіе умовъ, проникавшее не только въ высшій, но и въ средній и низшій классь народа. "Удивляться ли тому, что при такихъ условіяхъ западно-русская церковь, въ лицв ея недостойныхъ представителей, теряла свой священный авторитеть въ глазахъ современниковъ, и они толиами уходили въ чужія веры и секты!" Когда затвиь въ православномъ населеніи, мимо самой ісрархіи, началась энергическая реакція этому разстройству церковнаго быта, выразившаяся въ основании и дёятельности извёстныхъ церковныхъ братствь: львовскаго, луцкаго и пр., это вившательство самихъ мірянъ въ цервовныя дёла раздражило ісрархію, не желавшую териёть надъ собою никакого контроля, и послужило новымъ поводомъ искать себъ независимаго положенія въ уніи.

Всв эти факты были уже раньше извыстны; напр. Соловьевь, или недавно г. Чистовичь, достаточно настаивають на этомъ ненормальномъ положении высшей церковной власти въ юго-западной Россіи, канъ другіе подробно изучали дъятельность церковныхъ братствъ, и т. д.;

но въ объяснении историческихъ событій и переворотовъ именю важно отличать ихъ основныя причины отъ второстепенныхъ. и въ этомъ отношеніи трудъ г. Левицкаго составить важное прибавленіе къ литературѣ объ уніи. Авторъ весьма внимательно следить разнообразныя общественно-политическія явленія въ жизни юго-западной Руси XVI—XVII въка, —какъ право патронатства, послужившее роковымъ источникомъ порчи церковнаго быта; какъ "бурный ураганъ" протестантского движенія; какъ распространеніе шляхетскихъ идей и "пресловутой" шляхетской свободы въ средъ русскаго боярства и дворянства и т. д. Намъ кажется только, что для болбе безпристрастной одънки всего этого сложнаго сплетенія общественно-политическихъ явленій, надо было бы обратить вниманіе на другую сторону дъла: въ распространении шляхетскихъ идей едва ли обнаруживалось одно только вліяніе своекорыстнаго интереса; "пресловутая" шляхетская свобода была дёйствительная свобода, --- хотя въ громадномъ большинствъ случаевъ она была дурно употребляема, но съ ней соединялись и интересы образованія. "Заимствованіе формъ польскаго общественнаго строя, замъчаеть г. Левицкій, повлекло за собою перенесеніе цілой атмосферы понятій, выработанных въ польскошляхетскомъ обществъ; началось усвоение польской образованности и языка, обычаевъ и вообще всехъ формъ шляхетского общежитія" (стр. 45—46). Но "обравованность" и "общежитіе" во многомъ стояди несомненно выше, и, быть можеть, эти соображения не стояли ли иной разъ прежде соображеній сословно-эгоистическихъ? Упоминая о распространеніи протестантских идей въ XVI стольтін, авторъ замъчаеть: "Многіе изъ западно-русскихъ дворянъ, конечно, по примъру дворянъ польскихъ, посылали въ то время своихъ сыновей учиться въ германскіе университеты, гді они слушали самого Лютера, Меланхтона и иныхъ протестантскихъ богослововъ; другіе сами любили вздить въ немецкія земли и въ Швейцарію; по всей Литвъ и юго-западной Руси ходили сочиненія знаменитыхъ реформаторовъ и свободно распространялись ихъ ученія", и т. д. Если присоединялись подобные интересы, то вліяніе польскаго общественнаго строя не исчернывалось одними эгоистическими соображеніями и шляхетская пресловутая свобода удовлетворяла и болье высокимъ стремленіямъ: въ томъ религіозномъ броженіи, какое овладевало тогда умами, исканіе науки было естественной потребностью, — вноследствім обладаніе этимъ научнымъ знаніемъ номогло самой защить православнаго дела въ юго-западной Руси. Такимъ образомъ, въ складъ русско-польскихъ отношеній играло именно большую роль это различіе въ культуръ и образованности, гдъ польское общество стоям

выше русскаго и этимъ взяло перевёсъ, имёвшій важныя историческія послёдствія, и гдё русская сторона только поздно могла воспользоваться средствами образованія для самозащиты,—когда многое было уже потеряно.

Другой предметь, на которомъ останавливается предисловіе г. Левицкаго, есть социніанство. Года два назадъ, авторъ напечаталь уже въ "Кіевской Старинъ" трактать о "Социніанствъ въ Польшѣ и югозападной Руси въ XVI и XVII въкахъ", изданный потомъ и отдѣльной книжкой (Кіевъ, 1882), и изъ котораго здѣсь многое по необходимости повторено. Въ этомъ изслѣдованіи г. Левицкій даетъ отчетливую картину возникновенія и распространенія социніанства, новѣшіе отголоски котораго, прошедши черезъ нѣсколько рукъ, являются въ штундизмѣ.

— Матеріали для исторів земскихъ соборовь XVII стольтія (1619—20, 1648—49 и 1651 годовъ).—Приложеніе къ изследованію: "Земскіе' соборы древней Руси". Василія Латкина. Спб. 1884.

Самое изследованіе г. Латкина еще не выходило въ светь, но покаместь авторь рёшиль издать документы, относящіеся къ соборать 1619—20 и 1651 годовь и открытые пр. Дитятинымъ (любонитная статья его объ этомъ предмете помещена была въ "Рус. Мысли" 1883, декабрь); къ нимъ г. Латкинъ прибавилъ еще документы о соборе 1648—49 годовъ, указанные ему г. Зерцаловымъ, помощникомъ начальника отделенія въ московскомъ архиве министерства юстиціи. Въ ожиданіи книги, скажемъ несколько словь о "иатеріалахъ".

Въ изданіи старыхъ памятниковъ давно уже выработалась извістная практика, ціль которой—во-первыхъ, передать памятники, сколько возможно, точно, во вторыхъ, облегчить пользованіе ими для тіхъ, кому придется из нимъ обращаться. Въ предисловіи г. Латкина мы встрічаемъ предупрежденіе, что онъ въ своемъ изданіи "не старался придерживаться точной передачи правописанія нашихъ предковъ и, за небольшимъ исключеніемъ (?), исправляль всі ореографическія неправильности". Ділаль онъ это "для большаго удобства при чтеніи"; притомъ онъ не раздівляєть мийнія о необходимости точной передачи стараго способа писанія: "древніе русскіе въ этомъ отношеніи не руководились никакими установленными правимами, а писали, что называется, какъ Богъ на душу послаль. Въ виду этого,—прибавляєть г. Латкинъ,—я и считаль невозможнымъ сохраненіе древняго правописанія". Эти слова могуть привести въ ужасъ и негодованіе истаго налеографа,—и не безъ основанія. Люди безграмотные бывали всегда, но чтобы въ старыхъ писаніяхъ не было нивавихъ установленныхъ правилъ, это не совсёмъ вёрно; съ другой стороны, что понимаетъ г. Латвинъ подъ словомъ "правописаніе"? Если извёстное слово пишется въ старомъ памятникѣ не тавъ, какъ пишутъ теперь, то здёсь бываютъ два случая: или разница дёйствительно состоитъ только во внёшнемъ способѣ нанисанія—при одинавовости выговора (напр., сокращенія или титла слитіе предлоговъ съ именемъ и т. п.); или же разница написанія происходить отъ разницы выговора,—и въ такомъ случаѣ "исправленіе" правописанія есть порча памятника, потому что стираеть особенности языка той эпохи: а старые памятники вообще цённы не только по своему содержанію, но и какъ матеріалъ для исторіи языка. Г. Латкину слёдовало, по крайней мёрѣ, съ точностью указать, въ какихъ случаяхъ онъ "нсправлялъ" старинное правописаніе.

Что васается самыхъ текстовъ, и здѣсь видна нѣкоторая неопытность издателя. Напримѣръ, въ послѣднемъ отдѣлѣ своей книги. г. Латкинъ помѣстилъ "свѣденія о нѣкоторыхъ лицахъ, участвовавшихъ на земскомъ соборѣ 1648—49 годовъ". Эти свѣденія взяты изъ боярскихъ книгъ съ 1627 года и далѣе. Издатель ставитъ имя даннаго боярина, затѣмъ полное заглавіе боярской книги, напр., 1627 года и выписываетъ изъ нея, что это лицо было тогда стольникомъ и получало такой-то окладъ; затѣмъ опять новое заглавіе боярской книги 1629 года, и отмѣтка, что окладъ былъ такой-то и пр.; словомъ, при каждомъ лицѣ и при каждомъ свѣденіи, взятомъ изъ боярскихъ книгъ, приводится полное ен заглавіе,—такъ что для 36 лицъ заглавіе боярскихъ книгъ повторено разъ сотно вли больше (да и тутъ неточно, напр., № 1 и № 2 и т. д.). Зачѣмъ было повторять безъ конца одно и то же заглавіе—непонятно.

Наконецъ, въ подобныхъ изданіяхъ, служащихъ для справокъ, у издателей аккуратныхъ принято дёлать указатели для отысканія именъ или предметовъ, или того и другого; у г. Латкина указателя не имѣется. Его можно было бы помѣстить, по крайней мѣрѣ, при будущей книгѣ.

Въ предисловіи говорится, что въ "Матеріалахъ" г. Латкина помъщены также "результаты трудовъ" г. Зерцалова.—но гдъ именно находятся эти "результаты", трудно понять изъ неточнаго указанія издателя.

- Викторъ Острогорскій. Бесідн о преподаванін словесности. Спб. 1885.
- Виразительное чтеніе. Пособіе для учителей и учащихся. Виктора Острогорскаго. Сиб. 1885.
- Русскіе инсатели для школь. Подъ редакцією и съ предисловіємъ Виктора Острогорскаго.—В. А. Жуковскій, его жизнь и сочиненія. Составиль В. А. Икорниковъ. Спб. 1885.—Иванъ Сергівевичь Тургеневъ, его жизнь и сочиненія. Составиль И. И. Крамиъ. Спб. 1885.
- Г. Острогорскій давно изв'єстень, какъ ревностный преподаватель русской словесности и вакъ авторъ книгъ по ея преподаванію. Этому же предмету посвящены и всъ книжки, заглавіе которыхъ мы выписали. "Бесъды" частію были прочитаны авторомъ слушательницамъ женскихъ педагогическихъ курсовъ въ Петербургъ. Авторъ не имъетъ притязанія на какіе-нибудь новые взгляды, и только передаеть результаты своего долгаго педагогическаго опыта, которые и действительно заслуживають вниманія въ виду странной постановки предмета въ школь. Извъстно, что уже много лъть тому назадъ, одновременно съ введеніемъ усиленнаго классицизма въ гимназіяхъ, введена была новая программа преподаванія словесности, совстив измінившая постановку этого предмета въ гимназіяхъ. Исторія русской литературы была исключена и замінена "чтеніемъ образновъ". причемъ обращено было особое внимание на чисто грамматическия и стилистическия упражненія, и чтеніе писателей новъйшихъ было сильно ограничено. Висто связнаго понятія о русской дитературі, получалось только отрывочное чтеніе "образцовъ" (особливо старыхъ), и дёло кончалось тыть, что предметь, котораго образовательное значение такъ велико, совсемь потеряль его въ той схоластической форме, какая была ему намбренно придана. Въ свое время эта новая программа вызвала не мало возраженій, которыя остались безплодными; живая потребность въ историческомъ освъщении "образцовъ" мало-по-малу приводила въ отдельныхъ случаяхъ, у более разумныхъ преподавателей, опять въ прежнимъ способамъ изложенія, но система продолжала господствовать. Въ результатъ получился, разумъется, прискорбный упадокъ преподаванія именно того предмета, въ которомъ юноша, кромъ историческаго знанія, могь бы пріобретать и богатый запась эстетическаго и нравственнаго воспитанія на произведеніяхъ лучшихъ писателей русской литературы. Теперь, по словамъ г. Острогорскаго, знающаго дело на опыть, "юноша леть 18-20 выходить совершенно незнакомый ни съ критикой, ни съ произведеніями литературы после Гоголя, т.-е. совершенно незнавомый съ Тургеневымъ, Гончаровымъ и Островскимъ. Какъ же туть удивляться послё этого,

что наше юношество часто обнаруживаеть поразительное невъжество въ сужденіяхъ о литературныхъ авторитетахъ и увлеченіе эфемерной журнальной беллетристикой, какъ признаетъ само министерство нар. просвъщенія. Не имъя серьезнаго критеріума для сужденій, не образовавъ своего вкуса на изученіи лучшихъ отечественныхъ поэтовъ, юноши совершенно естественно выходять и легкомысленными, и равнодушными въ своихъ отношеніяхъ къ родной литературъ"... Нъкогда въ молодыхъ поколвніяхъ литературные интересы были очень распространены; поэтическія произведенія объяснялись въ преподаванія, были предметомъ толковъ и источникомъ идеалистическаго настроснія, оставлявшаго свое вліяніе и въ жизни; если теперь, напротивъ, жалуются, что молодыя поколёнія растуть безь идеаловь, остаются равнодушны къ лучшимъ общественнымъ интересамъ и слишкомъ легко уходять въ практическую рутину, то одна причина этого несомненно и въ томъ, что идеалистические запросы юности остаются въ школъ пренебреженными и невоспитанными. Въ послъдніе годи слышатся постоянныя жалобы на упадокъ литературы; но должно, наконецъ, понять, что литература выростаетъ изъ этого самаго общества, и что система школьнаго воспитанія оказываеть свое действіе на его карактеръ; потому-то и прискорбны ощибки или извращенія этой системы...

Авторъ "Бесѣдъ" глубоко убѣжденъ въ благотворномъ восинтательномъ значеніи правильно поставленнаго преподаванія словесности и, настанвая на исправленіи его нынѣшнихъ недостатьовъ, предлагаетъ свою программу и практическія указанія объ ея примѣненіи. Программа весьма цѣлесообразна и указанія свидѣтельствуютъ о педагогической опытности автора. Сюда-же относится и книжка его о "выразительномъ чтеніи", къ которому онъ считаетъ необходимымъ пріучать учениковъ, потому что только въ такомъ чтеніи могутъ быть выражены и восприняты всѣ оттѣнки мысли и чувства изучаемаго писателя. Разъ пріобрѣтенное, искусство чтенія становится важнымъ пособіемъ для пониманія писателей, для развитія вкуса къ литературѣ, и не только въ школѣ, но и за ея предѣлами.

Книжки о Жуковскомъ и Тургеневъ составляють начало цълаго ряда краткихъ и общедоступно изложенныхъ біографій главнъйшихъ писателей нашихъ. Это изданіе, предположенное г. Острогорскихъ должно служить для среднихъ классовъ гимназій и для городскихъ училищъ, а также могло бы быть матеріаломъ для распространяющихся теперъ у насъ народныхъ чтеній. Въ случав успѣха книжекъ, г. Острогорскій думаетъ не ограничиться только писателями русскими (какъ Жуковскій, Тургеневъ, Лермонтовъ, Крыловъ, Пушкинъ,

рибовдовъ и пр.), но надать также краткія біографіи велисателей иностранныхъ, какъ Шиллеръ, Гете, Байровъ, циквенсъ, Мольеръ. Г. Острогорскій сираведливо зам'ткизнь этихъ людей, трудъ которыхъ достается всему челокром'т знакомства съ ихъ сочиненіями представить много го.

жин написаны очень живо. Съ біографіей соединень обьности писателя и объясненіе общественняго и истоначенія его произведеній; изложеніе общедоступно и ь нашей швольной литературі эта область была слишена, и предпріятіе г. Острогорскаго является очень встати. но "народникъ" чтеній эти книжки, какъ предполагаетъ редакторъ, доставияють только матеріалъ, который долособо къ нимъ приспособленъ; о русскихъ писателяхъ

ва народных в чтеніях до сих в поръ, нажется, совсёмь не говориюсь (кром В Пушкина),—но пора бы начать: для тёх в слушателей, которые прошли порядочную народную школу, предметь можеть быть вполеть доступенъ и натересенъ.— А. В.

#### БИБЛЮГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЪТКА.

"Чортивъ на дрожкахъ", 1761—1799.

Упоминаніе о книжкі съ этимъ заглавіємь и, главное, съ именемъ Фонъ-Визина, какъ автора, мы встрітили въ выпискахъ изъ "Сиб. Відомостей" Павловскаго времени, въ "Р. Старинів" прошлаго года. т. XLIV, стр. 627.

Въ подлинникъ ("Санктпетербургскія Въдомости" 1799 г., № 68— въ пятницу, августа 26 дня, стр. 1691) эта книжка упомянута какъ поступившая въ продажу—по Невской перспективъ противъ Милютиныхъ лавокъ, въ домъ католической церкви, по Ниренбергской линіи, въ книжной лавкъ подъ № 5, у купца Сытина. Въ этомъ объявленіи книжной лавки приведенъ цълый рядъ книгъ и въ концъ значатся:... "11. Посланіе къ слугамъ моимъ Шумилову, Ванькъ и Петрушкъ соч., Фонъ-Визина, въ золотой бум. 15 коп. 12. Чортикъ на дрожкахъ, его же соч. въ бум. 15 коп."

Затемъ то же объявление повторено еще два раза въ следующихъ нумерахъ газеты, на стр. 1715 и 1744.

Въ старинномъ "Опытъ россійской библіографіи" Сопикова (ч. 5-я. 1821 г., № 12572) та же книжка означена такъ: "Чертикъ на дрожкахъ, въ стихахъ. Спб. 1761 г.—въ 8"; имени Фонъ-Визина нътъ. Въ каталогъ Смирдина этой книжки совсъмъ не упомянуто.

Самой книжки не нашлось въ библіотекахъ Академіи наукъ н въ Импер. Публичной, такъ что мы не имѣли возможности ближе опредѣлить, что это такое.

По объявленію въ "Спб. Вѣдомостяхъ" можно было бы думать, что книжка вышла въ 1799 г., но Сопиковъ относить ее къ 1761 г. По его же указанію, книжка была въ стихахъ, а, судя по цѣнъ, небольшая, въ родѣ "Посланія къ слугамъ", съ которымъ поставлена рядомъ въ объявленіи 1799 года.

Чтобы она могла дъйствительно принадлежать Фонъ-Визину, мало въроятно, такъ какъ въ литературныхъ воспоминаніяхъ о Фонъ-Визинъ у современниковъ и болье позднихъ писателей, сколько мы знаемъ, о ней никогда не упоминалось. Всего скорье, она подложно приписана знаменитому писателю, какъ была ему приписана "Жизнъ нъвотораго мужа и перевозъ куріозной души его чрезъ Стиксъ ръку" и т. д. Основаніе къ этому могло быть то, что въ числъ сочиненій

фонъ-Визина было несколько пьесъ шуточнаго свойства, и простодушние почитатели могли по ненажеренной ошибке присвоить ему безъименныя вещи, заключавшія, по ихъ мнёнію, такое же остроуміе, или же эти пьесы подставлялись Фонъ-Визину по соображеніямъ книгопродавневъ—для лучшаго сбыта.

Или, наконецъ, мы имбемъ здёсь дёйствительное сочиненіе Фонъ-Визина, оставленное имъ самимъ безъ вниманія, какъ былъ оставнень (и до сихъ поръ не былъ отысканъ) напр. его "Матюшка развощикъ"?

Во всякомъ случав любопытно было бы розыскать скрывщагося , Чортика на дрожкахъ".

А. Пыпинъ.



### некрологъ.

### К. К. Зейдлицъ.

Февраля 7-го скончался на 88 году жизни въ Деритъ заслуженный профессоръ д-ръ К. К. Зейдлицъ—Несторъ студентовъ деритскаго университета, а въ 40-хъ годахъ, извъстный и авторитетный въ петербургъ врачъ. Въ 1836 году онъ былъ избранъ проф. медико-хирургической клиники и одновременно съ этимъ былъ директоромъ терапевтической клиники; позднъе же членомъ медицинскаго совъта. Еще раньше Зейдлицъ заявилъ себя энергическимъ дъятеленъ во время походовъ 1829 года, состоя главнымъ врачомъ забалканской арміи (именно 2-го корпуса). Своею распорядительностью и безстрашіемъ въ чумномъ госпиталъ Адріанополя онъ обратиль на себя вниманіе, вызванное къ нему еще раньше, во время колеры въ Астрахани въ 1823 и 24 году.

Последнія десятилетія Карль Карловичь проводиль въ Дерпте или въ ближнемъ именіи "Мейерсгофе", купленномъ име у своего друга поэта Жуковскаго, и пріобрель репутацію хорошаго сельскаго хозянна и общественнаго деятеля. Име было основано Лифляндское вольно-экономическое общество; важнёйшія работы и изданія этого общества выходили обыкновенно при его содействій (особенно важный трудь, нивеллировка лифляндск. губерній, принадлежить главнымъ об-

разомъ ему). Въ русской литературъ Зейдлицъ составилъ себъ ночетное имя составлениемъ біографіи В. А. Жуковскаго, изданной имъ въ 1870 г. на нёмецкомъ языкъ, но написанной первоначально по-русски, и напечатанной въ 1869 г. въ "Журналъ Мин. Нар. Просвъщенія", съ значительными сокращеніями, что и побудило автора издать свой трудъ въ нѣмецкомъ переводъ безъ сокращеній. Въ 1882 году Зейдлицъ приготовилъ новое дополненное изданіе, на русскомъ язычъ, біографіи Жуковскаго ко времени 100-лѣтняго его юбилея, которое и было издано редакцією "Вѣстника Европы" въ 1883 году, а всю чистую прибыль отъ продажи изданія Зейдлицъ пожертвоваль на сооруженіе памятника Жуковскому, и съ этою цѣлью внесъ выручен ную сумму въ спб. городскую Думу, постановившую соорудить памятникъ поэту въ одномъ изъ городскихъ парковъ.

П. Висковатый

Дерпть, 12 февраля 1885 г.



## изъ общественной хроники.

1-е марта, 1885.

Временная пріостановка изданія "Руси"; значеніе этой потери для русской журналистики.—Выборное право прихожанъ.—Исторія городового положенія 1870 г.—Городское самоуправленіе въ Харьковъ.—Изъ области печати.

Не везеть, въ последнее время, русской журналистикъ. Потери, понесенныя ею, остаются невозм'вщенными и невозм'встимыми; основиваются, правда, новые журналы и газеты, но не замвняють и не иогуть замънить сошедшихъ со сцены. Къ числу невознаградимыхъ пробъловъ прибавился на дняхъ еще одинъ---нужно надънться, что только на время. Болъзнь И. С. Аксакова заставила его пріостановить, по крайней мъръ до осени, изданіе "Руси". Еще одному направлению суждено, такимъ образомъ, остаться не представленнымъ въ нашей печати; "Русь" была единственнымъ воинствующимъ органомъ славянофильства. Не странно ли, однако, что молчаніе одного лица является, въ данномъ случав, равносильнымъ молчанію цвлой грушин? Въ семидесятыхъ годахъ принятію къмъ бы то ни было наследства "Дня" и "Москвы" мешали такъ называемыя "независящія обстоятельства"; теперь они не тяготівють больше надъ славянофильствомъ--- и все-таки изъ его среды никто не приходить на сивну утомленному борцу, никто не занимаетъ мъста, оставляемаго г. Аксаковымъ. "Редакторъ "Руси" боленъ — читаемъ мы въ прощальномъ объявленіи редакціи — и такъ какъ "Русь" была и есть его личный органь, то съ внезапнымь перерывомъ двятельности редактора пріостанавливается, по необходимости, и самое изданіе газеты". Помимо тъхъ ръдкихъ случаевъ, когда редакторъ стоитъ во главъ предпріятія только номинально, всякую независимую газету, всякій независимый журналь можно назвать личнымъ органомъ редактора, въ томъ смысяв, что онъ ведеть двло по своему личному убълденію, сообразно съ своими личными стремленіями и взглядами. Это ничуть не исключаеть, съ одной стороны, существованія редакціи, т.-е. небольшого кружка ближайшихъ, постоянныхъ сотруднивовъ, раздъляющихъ образъ мыслей редавтора и всегда готовыхъ заменить его въ случае отсутствія его или болевни; съ другой стороны — существованія неорганизованной, неоформленной, но

темь не мене реальной группы, мивнія которой выражаеть журналъ или газета. "Русь" составляла, очевидно, исключение изъ общаго правила; ея редакторь быль въ ней и для нея всемь, безъ него она немыслима. Подметить эту особенность ся давно уже было нетрудно. "Что такое "Московскія Відомости" безъ г. Каткова, "Русь"-безъ г. Аксакова?"-спрашивали мы слишкомъ годъ тому назадъ 1). "То же самое, въ сущности, чвиъ былъ бы "Дневникъ Писателя" безъ Достоевскаго. Оба изданія держатся только своими редакторами. Отнимите у "Московскихъ Въдомостей" тъ передовыя статьи, которыя болве или менве напоминають собою цвътущее время этой газеты, отнимите у "Руси" фразистую, но горячую рачь ея premiers Moscou — останется, за ръдкими исключеніями, только журнальный баласть, читателей для котораго найдется немного. Крайняя бідность талантовъ и даже просто рабочихъ силъ — вотъ отличительная черта нашей консервативной печати". Къ этому объясненію следуеть прибавить еще другое, спеціально васающееся "Руси".

Славянофильство давио перестало быть темъ, чемъ оно было въ устахъ первыхъ проповъдниковъ его. Обезглавленное, если можно такъ выразиться, смертью Кирфевскаго и К. Аксакова, Ю. Самарина и Хомякова, оно продолжало держаться силою инерціи, ее развиваясь, не расширяя своихъ основъ, не отвъчая на новые вопросы жизни. Съ самаго начала оно представляло собою не столько цъльное міросозерцаніе, политическое и философское, сколько совокупность чувствъ, направленныхъ въ известную сторону; въ последнія двадцать лъть оно становилось все болъе и болъе сантиментальнымъ, все больше и больше сводилось къ лирическимъ порывамъ, въ которыхъ форма все больше и больше преобладала надъ содержаніемъ. Чувство---элементъ по преимуществу субъективный, индивидуальный; внутренней связкой для цёлой группы, прочнымъ цементомъ между ея членами оно можетъ служить въ минуту увлеченія, но не во время медленной, ежедневной работы. Никогда не отличавшійся многочисленностью, славянофильскій кружокъ почти пересталь быть кружкомъ, распался на свои составныя части или, лучню сказать, на отдельныя единицы. Въ моменть основанія "Русской Бесван" (1856) онь могь выставить изъ своей среды цвлый журнальный штабъ; ... "Руси" онъ далъ только знаменоносца, почти безъ войска. Изъ числа бывшихъ соратниковъ одни ушли всецъло въ свою научную спеціальность, другіе заняли положеніе партизановь,

<sup>1)</sup> См. Внутреннее Обозрвніе въ № 1 "Вістн. Евр." за 1884 г., стр. 387.

не признающихъ надъ собою никакой дисциплины, третьи порвали всякую связь съ прежнимъ знаменемъ, справедливо находя, что оно прежнее только по имени, но не на самомъ дълъ. Больше всего способствоваль этому разъединению самъ знаменоносецъ. Перечислять всв пункты, на которыхъ г. Аксаковъ разошелся съ традиціями стараго славянофильства, мы не станемъ, потому что объ этомъ уже иного разъ шла рёчь въ нашемъ журналё; напомнимъ только, какъ часто "Русь" ивла въ унисонъ съ "Московскими Ведомостями". Прибавинь въ этому нетерпимость г. Аксанова, приномнимъ примъчаня, возраженія и оговорки, которыми онъ любиль уснащать статьи своихъ сотрудниковъ (напр., г. В. Соловьева)-и мы поймемъ, почему въ теченіе четырежь лівть не успівла сформироваться редакція "Руси", не нашлось преемнива или зам'встителя для г. Аксакова. Мы много слышали въ последнее время о возрастающей популярности идей, представляемыхъ "Русью", о завоеваніяхъ, сдъминыхъ ими въ разныхъ сферахъ общества, въ средѣ молодежи 1); какъ совместить эти толки съ фактомъ, совершающимся передъ нашин глазами? Слыханное ли дело, чтобы партія, только-что начавшая пожинать плоды своихъ усилій, добровольно пріостановила, въ саную критическую минуту, свое поступательное шествіе, чтобы она допустила, изъ-за болфзии учителя, закрытіе школы, только-что наполнявшейся ученивами?

Какъ бы то ни было, о временномъ исчезновении "Руси" приходится ножадёть не только сторонникамъ, но и противникамъ ед. Назначение печати служить вёрнымъ и по возможности полнымъ отражениемъ мийній, существующихъ въ обществі. Распространяются да славянофильскія мийнія въ ширь и глубь—въ этомъ позволительно сомнівнаться, но они безспорно иміноть приверженцевь, и слідовательно, должны быть представлены въ періодической прессів. Какъ ненолонъ оркестръ безъ одного изъ главныхъ инструментовъ, такъ неполна журналистика, въ которой нівть мівста для одного изъ

отпритить, инмоходомъ, одну любонитную черту, свидетельствующую о томъ, накъ слагаются и на чемъ держатся подобния легенди. Въ доказательство поворота, будго би происмедиаго или происходящаго въ севременномъ обществе, "Русь" ссылалась, между прочимъ, на последній, по времени, разсказъ В. Крестовскаго: "Прощанье". Если читатели познакомились съ статьей о Крестовскомъ, напечатанной въ этой же книжев нашего журнала, то они заметили, быть можеть, что главная тэма "Прощанья" разрабативалась авторомъ давно, по крайней мере, съ половини семи-десятихъ годовъ, и что явленія, изображенныя въ этомъ разсказе, никакимъ образомъ, следовательно, не могуть быть поставлены въ зависимость отъ деятельности "Руси" или вообще отъ нео-консервативной пропаганды.

умственныхъ теченій минуты. Для определенности даннаго взглада, для постепеннаго выясненія всёхъ его сторонъ, всёхъ практическихъ его примъненій, необходима непрерывная его разработка, совершающаяся на виду у всёхъ, освёщаемая полемикой, допускающая содействіе и противодействіе. Славянофильству скоро минеть полъ-въка---но оно до сихъ поръ не высказалось еще окончательно; легкій тумань, окружавшій его сь самаго начала и обусловливаемый, до изв'ястной степени, внутренними свойствами ученія, въ н'якоторыхъ отношеніяхъ сталъ еще менве прозрачнымъ, чвиъ прежде. Провозгласивъ, въ одномъ изъ первыхъ нумеровъ, неотложность и первостепенную важность убадной реформы, "Русь" до сихъ поръ не сказала своего последняго слова объ основныхъ началахъ этой реформы; объявивъ источникомъ всёмъ нашихъ бёдствій берлинскій трактать 1878 г., она не нам'втила, положительно и примо, того пути, которымъ можно было бы достигнуть исправления сделанной тогда ошибки. Весьма можеть быть, что ясныхъ, точныхъ указаній по этимъ вопросамъ-и по многимъ другимъ, не менве серьезнымъ -- мы никогда и не дождались бы отъ "Руси", сколько бы времени она безостановочно ни выходила; но въ концъ-концовъ самое отсутствіе отвіта получило бы смысль весьма опреділенный. Оно послужило бы довазательствомъ тому, что подходищихъ данныхъ для отвъта редакція-вслъдствіе неправильной постановки вопроса, или всябдствіе ошибки въ исходной точкі найти не можеть. Далеко не лишеннымъ значенія быль бы, очевидно, и такой отрицательный выводъ. Справедливость въ противнику не позволяеть намъ однако ограничиться этими замічаніями. Мы не можемъ забыть тіжь случаевь, вогда голосъ "Руси" раздавался въ защиту праваго дёла, когда ея редакторъ, разрывая на время связь съ своими печальными союзниками, громиль тенденціозныхъ враговь новаго суда, осмвиваль нелъпыя фразы о "возвращенін правительства", или возстановляль въ истинномъ свъть значение прошлогоднихъ киевскихъ безпорядковъ. Какъ ни узко, какъ ни странно газета г. Аксакова относилась иногда къ понятію о самоуправленіи, къ идеъ общественнаго или народнаго содъйствія, она никогда не отрекалась отъ нихъ всецьло, никогда не ограничивала свою программу примодинейнымъ возвращеніемъ къ недавнему, до-реформенному прошлому. Редакторъ "Руси" быль свидетелемь этого прошлаго и сохраниль о немь живую память-слишкомъ живую, чтобы рядомъ съ нею могло мирно процвести беззаветное служение реакціонному духу. Похвала, заключающаяся въ этихъ последнихъ словахъ, не особенно велика-но что же дълать, если въ наше время приходится считать нъкоторою заслугой даже простую върность некоторымь изъ прежнихъ идеаловъ? Когда въ переднихъ рядахъ рыцарей обскурантизма гарцують бывміе либералы, утъщительно встрътить между противниками либерализма хоть что-нибудь похожее на сочувствіе къ свободъ мысли.

Довольно хорошимъ матеріаломъ для сравненія между удалившеюся со сцены "Русью" и остающимися на сценъ "Московскими Въдомостани" можетъ служить отношение объихъ газетъ въ вопросу о правъ прихожанъ участвовать въ выборф приходскихъ священниковъ. Когда этоть вопросъ, года четыре тому назадъ, быль поднять ходатайствомъ московскаго губерискаго земства, "Русь" привътствовала его съ восторгомъ, преувеличеннымъ почти до границъ смѣшного; "Московскія Въдомости" привътствують теперь съ такимъ же преувеличеннымъ злорадствомъ неудачу, постигшую земское ходатайство. Изъ двухъ крайностей первая, безъ сомненія, гораздо симпатичне последней. Простодушная радость "Руси" проистекала изъ върнаго пониманія недостатковъ, свойственныхъ statu quo, изъ предположенія, что апатія уступить місто бодрости, энергін, формальное отношеніе къ ділу — живой практической работь: надеждъ и ожиданій на внъшнюю перемвну возлагалось слишкомъ много, но въ основаніи ихъ лежало безспорно доброе чувство. "Московскимъ Въдомостямъ" попытка, сдъланная земствомъ, ненавистна уже потому, что она отзывается земскить духомъ, напоминаеть общій строй земской жизни, съ ея "излюбленными людьми", съ ея выборнымъ началомъ. Привычка заподозривать всёхъ и все заставляеть доискиваться и здёсь задней мысли, побочной цели. "Церковное каноническое право", изволите видеть, "призывается во свидетельство законности и разумности современнаго земскаго порядка вещей; земскимъ выборамъ придается высшее значение и освящение отъ согдасия ихъ съ практикой глубокой древности и съ каноническимъ правомъ". Какова проницательность, какова догадливость московской газеты! Чтобы оцфинть ее по достоинству, достаточно припомнить, что земское ходатайство о выборъ приходскихъ священниковъ было возбуждено въ сессію 1880-81 г., т.-е. именно тогда, когда земство всего меньше нуждалось въ окольныхь путихь для заявленія своихь взглядовь, когда ему невачёмь было прикрывать свои стремленія щитомъ древности и примъромъ первобытной церкви. Предлагало ли, притомъ, московское земство применить къ избранію приходскихъ священниковъ сложную земскую - или тыть болые городскую - выборную систему, съ ел группами или разрядами избирателей, съ искусственнымъ преобладаніемъ крупныхъ плательщиковъ или крупныхъ землевладельцевъ? Ничуть не бывало-а между твиъ "Московскія Въдомости" возстають именно противъ "безпорядочнаго и темнаго вившательства толиы, подобнаго тому, какое выражается въ нашей избирательной темной лотерев съ 527 избирательными ящиками" (намекъ на выборы въ московскую городскую думу). Правда, въ земскомъ ходатайствъ не было подробныхъ указаній на наилучшую организацію выборовъ — но вѣдь оно было направлено только къ проведению общаго начала, способъ осуществленія котораго могь бы быть установлень впоследствіи времени. Незачемъ говорить о деталяхъ, когда реформа еще не решена въ самомъ принципъ. И дъйствительно, къ чему послужили бы въ настоящее время всё приготовительные труды московскаго земства, всъ проекты, составленные имъ или къмъ бы то ни было въсмыслъ предоставленія прихожанамъ той или другой доли участія въ избраніи приходскихъ священниковъ? Если выборное начало изгоняется даже изъ среды духовенства, если назначение заступаетъ мъсто избранія по отношенію къ благочиннымъ, къ ректорамъ духовныхъ семинарій, къ начальницамъ женскихъ духовныхъ училищъ, то можеть ли быть и речь о какихъ бы то ни было шансахъ успеха для вавой бы то ни было системы, допускающей избрание или ревомендацію священниковъ---мірянами, пастырей---паствою? Мы только что упомянули о "пятистахъ-двадцати-семи избирательныхъ ящивахъ", выдвигаемыхъ, на подобіе грозной баттареи, противъ нашего бъднаго, съ разныхъ сторонъ осаждаемаго и громимаго самоуправленія. Полемическій пріемъ, отождествляющій случайную форму учрежденія съ основной его идеей и обращающій первую въ орудіе противъ послѣдней, знакомъ намъ уже давно --- но никогда еще, кажется, онъ не быль пускаемь въ ходъ такъ систематически и такъ безцеремонис, какъ въ настоящую минуту.

Въ высшей степени своевременнымъ представляется 'поэтому этодъ профессора Дитатина: "Къ исторіи городового положенія 1870 г.", только что напечатанный въ "Юридическомъ Въстникъ" (ММ 1 и 2). Онъ доказываеть какъ нельзя яснъе, что меньше всего виноваты въ недостаткахъ нашего городского самоуправленія сами города, т.-е. масса городского населенія. Когда, въ 1862 г., Высочайше повельно было "безотлагательно приступить къ улучшенію общественнаго управленія во всёхъ городахъ имперіи", министерствомъ внутреннихъ дълъ повсемъстно были учреждены особыя коммиссіи, изъ "депутатовъ отъ всёхъ сословій, владъющихъ недвижимою собственностью". На обсужденіе этихъ коммиссій былъ предложенъ цёлый рядъ вопросовъ, касавшихся задуманной реформы — между прочимъ, вопрось о томъ, кому должно быть предоставлено въ городахъ активное и пассивное избирательное право. Большая часть отвътовъ (ихъ было дано всего нятьсотъ-де-

вять) ограничивалась одобреніемъ техъ началь, котоу зя были ноложены въ основаній тогдашняго столичнаго устройства; но весьма иногія коммиссіи высказались самостоятельно, по своему разрёшая предложенные имъ вопресы. Шесть есять коммисый подали голось за расширеніе круга лиць, участвующихь вь завідываніи городскими делами. Указывалось на необходимость привлечь къ этимъ деламъ духовенство, въ средъ котораго много людей образованныхъ; предлагалось даже прямо установить то, что теперь принято называть образовательнымъ цензомъ. Архангельская коммиссія проектировала предоставить городу право принимать въ свою среду лицъ, оказавшихъ . обществу особыя услуги наукой или искусствомъ, хотя бы они вовсе не владели недвижимою собственностью; тверская коммиссія находила полезнымъ ввести въ составъ городского общества лицъ, окончившихъ вурсь въ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеніяхъ (при условіи двухльтняго пребыванія въ город'в), черниговская коммиссія полагала примънить эту мъру только вълицамъ получившимъ высшее образованіе. Почти сорокъ коммиссій не требують оть избирателей никакого имущественнаго ценза, мотивируя свое мивніе твив, что установленіе такого ценза, особенно въ широкихъ разміврахъ, предоставило бы решеніе общественных дель въ руки немногих наиболе зажиточныхъ гражданъ-а это вовсе нежелательно. Другія тридцать воммиссій полагали требовать отъ избирателей одного только условія—наличности самостоятельнаго хозяйства или владенія какою бы то ни было недвижимою собственностью. Заявлялась въ нёкоторыхъ коммиссіяхъ мысль о выборахъ по кварталамъ или участкамъ — но ни одна коммиссія не предлагала ничего похожаго на изв'єстные три разряда, созданные городовымъ положеніемъ. Эти разряды заим ствованы целикомъ изъ Пруссіи, заимствованы оттуда министерствомъ внутреннихъ дёлъ. Они появляются уже въ первомъ проектё городового положенія, составленномъ въ 1864 г., но съ одной существенно-важной оговоркой: введение или невведение въ каждомъ городв трехъ-разрядной системы ставится възависимость отъ ходатайства городской думы. Второй проекть (1866 г.) удерживаеть деленіе избирателей на три разряда, но кладеть въ основание дъления не сумму платимыхъ налоговъ, а цённость владёемой недвижимой собственности, съ присоединеніемъ къ третьему, низшему разряду всёхъ оплачивающихъ промысловое купеческое или приказчичье свидетельство, а также билетный сборъ. При обсуждении второго проекта въ совъть министра внутреннихъ дъль возникала, но не прошла мысль о причисленіи къ избирателямъ наиболює значительныхъ нанимателей ввартиръ, имъющихъ постоянное пребываніе въ данномъ городъ.

Вновь выступила на сцену трехъ-разрядная система, въ настоящемъ своемъ видъ, при разсмотръніи третьяго проекта (1869 г.) въ особой коммиссіи при государственномъ совъть, съ участіемъ свъдущихъ людей (восьми городскихъ головъ и двухъ столичныхъ гласныхъ). Безусловно возставаль противь этой системы только одинь городской голова (Вознесенскаго посада, Гарелинъ), находя ее противной "духу времени и историческому складу русскаго народа"; между остальными экспертами преобладали горячіе защитники трехъ-разрядности, которая и была, по ихъ настоянію, включена въ окончательный проекть, получившій силу закона подъ именемъ Городового Положенія 1870 г. Большинство экспертовъ забраковало и квартирный налогъ, какъ способъ расширенія избирательнаго права, и введеніе въ составъ избирателей образованнаго элемента-докторовъ, художниковъ, инженеровъ и другихъ лицъ, "получающихъ доходъ не съ собственности или промысловъ, а съ своихъ доходовъ". По-истинъ прелестенъ тотъ доводъ, съ помощью котораго двое изъ экспертовъ (городскіе головы московскій и одесскій) доказывали безполезность последней меры. "Если образованные люди, — такъ разсуждали кн. Черкасскій и г. Новосельскій, — желають оказать обществу свои услуги въ интересъ города, они всегда могуть это сдёлать посредствомъ пріобрётенія недвижимой собственности или торговаго промысловаго свидътельства". Итакъ, у образованныхъ людей всегда есть лишнія деньги, отъ нихъ всегда зависить купить домъ или открыть торговлю? Или. можеть быть, имъ рекомендуется брать промысловыя свидътельства только pro forma, чтобы попасть въ число избирателей? Не лучше ли, въ такомъ случав, отворить настежь главныя двери, чвиъ сочинять фикціи и окольные пути, далеко не каждому приходящіеся по BKYCY?

Этимъ не ограничиваются "услуги", оказанныя "свёдущими людьин" дёлу городской реформы. Нёкоторыя изъ числа мёстныхъ коминссій высказались противъ соединенія въ одномъ лицё предсёдательства въ городской думё и городской управё. Министерство внутреннихъ дёлъ согласилось съ этимъ взглядомъ; и въ первый, и во второй проектъ включено было правило, по которому городской голова долженъ былъ предсёдательствовать только въ управё, а предсёдательство въ думё возлагалось на особое лицо, избранное гласными изъ своей среды. Противъ такого разумнаго порядка вооружился прежде всего одесскій городской голова, еще тогда, когда онъ былъ приглашенъ къ участію въ обсужденіи второго проекта совётомъ министра внутреннихъ дёлъ. Въ совётё онъ остался почти одинъ; раздёленіе предсёдательства было принято большинствомъ двадцати-

девати голосовъ противъ двухъ. Тавое же разрѣшеніе вопроса было проектировано сначала и коммиссіею, разсматривавшею третій проекть; но когда къ ней присоединились "эксперты", положеніе дѣлъ существенно намѣнилось. Восемь экспертовь изъ числа десяти (въ томъ числѣ, кромѣ г. Новосельскаго, кн. Черкасскій и петербургскій городской голова Погребовъ) — а вслѣдъ за ними предсѣдатель коммиссіи и двое изъ правительственныхъ ея членовъ — подали голосъ за совмѣщеніе обѣнхъ функцій въ одномъ лицѣ, что, какъ извѣстно, и было узаконено Городовымъ Положеніемъ. Одесскій городской голова хотѣлъ-было пойти еще дальше и предоставить городскому головѣ назначеніе всѣхъ членовъ управы (!) — но въ этомъ отношемін онъ не нашелъ поддержки даже между своими коллегами—"свѣдущими людьми".

Трехъ-разрядная избирательная система, платежъ оценочнаго или промысловаго сбора, какъ единственное основание избирательнаго права, соединение въ одномъ лицъ обязанностей предсъдателя городсвой думы и городской управы-таковы главивйшие недостатки Городового Положенія, и всеми этими недостатками оно обязано, въ вначительной степени, "свёдущимъ людямъ", участвовавшимъ въ послёднемъ фазисъ законодательной работы. Слъдуеть ли заключить отсюда, что сами города уготовили себъ свою горькую участь и выносять теперь на своихъ плечахъ последствія собственной ошибки? Нисколько. Пока слово принадлежало городамъ, т.-е. мъстнымъ коммиссіямъ, самая многочисленность которыхъ устраняла возможность искусственнаго подбора, до техъ поръ не прекращался притокъ свежихъ, здоровыхъ мивній и теперь сохраняющихъ большую практическую ценность; какъ только представительство городовъ перешло въ небольшой горсти людей, выхваченныхъ изъ массы, вътеръ подуль въ другую сторону, и на первый планъ выдвинулись предложенія, выгодныя только для незначительнаго меньшинства горожанъ. Объ этомъ знаменательномъ фактъ не мъщаетъ вспоминать не только тогда, вогда недостатки существующихъ городскихъ учрежденій заносятся въ пассивъ самоуправленія вообще, но и тогда, когда приходится встречаться, въ какой бы то ни было сфере, съ мивніями тавъ-навываемыхъ сведущихъ людей или, по новейшему выражению, "мъстныхъ дъятелей". Нътъ ничего болъе обманчиваго, чъмъ названіе. Придавать особое значеніе взглядамъ м'єстныхъ д'явтелей только потому, что они -- и в стные, т.-е. только потому, что они знакомы (или предполагаются знакомыми) съ ходомъ дёль на мёстё, съ нуждами мъстнаго населенія, значить рисковать цёлымь рядомъ серьезнайшихъ ошибовъ. Число мастныхъ даятелей, способъ назна-

ченія или избранія ихъ, ихъ прежняя общественная дъятельностьвоть условія, оть которыхь зависить ихъ нравственный авторитеть; данное имъ наименованіе само по себ'в имчего не означаеть и не предръшаетъ. Коммиссія 1869 г., уступая мивнію "экспертовъ", превлонялась, по всей въроятности, передъ ихъ практическимъ смысломъ, передъ ихъ знаніемъ м'єстной городской жизни; она считала ихъ надежными проводниками --- и следуя за ними, сбилась съ прямой дороги. Еслибы она спросила себя, почему въ ея среду призваны. изъ числа многихъ сотенъ или тысячъ, именно эти десять экспертовъ, а не другіе, еслибы она спросила себя, гдв доказательство тому, что "свъдущіе люди" не только знають діло, но и правильно его понимають, безошибочно видять сильныл и слабыя стороны его устройства, — другими словами, еслибы она постаралась уяснить себъ, насколько оффиціальное положеніе экспертовъ облегчаеть или затрудняеть безпристрастное отношение ихъ въ данному вопросу (напр. насколько городскіе головы могуть быть расположены въ умаленію этого званія путемъ разділенія сопряженных съ нимъ функцій), то заключеніе, къ которому она бы пришла, было бы, можеть быть, совершение иное.

Читая разсказъ г. Дитятина о десяти экспертахъ коммиссін 1869 г., мы невольно подумали о двізнадцати "містныхъ дъятеляхъ" Кахановской коммиссіи и въ особенности о шести предводителяхъ дворянства, противопоставленныхъ шести предсъдателямъ земскихъ управъ. Гдъ ручательство въ томъ, что нынъщніе "мъстине дъятели" сослужать увздной реформъ лучшую службу, чемъ сослужили реформе городской тогдашніе "эксперты"? Пройдеть 15 — 20 лвть — и будущему историку увздной реформы придется, быть можеть, констатировать ея неудачу, по причинамь однороднымъ съ теми, какими объяснена у г. Дитятина печальная судьба Городового Положенія. Наиболе выдающимися "местными дъятелями" являются, судя по слухамъ, гг. Пазухивъ и Бехтъевъ. О стремленіяхъ перваго можно составить себв ясное понятіе по стать в разобранной выше, во внутреннемь обогрыни; матеріаломы для характеристики последняго могуть служить следующіе факты, заимствуемые нами изъ ордовской корреспонденціи "Новаго Времени" (№ 3.222). Годъ тому назадъ орловское губернское земское собраніе рішило ходатайствовать о скорійшемь включенім орловской губернін въ вругь дійствій врестьянскаго поземельнаго банка. Ходатайство это не имъло успъха. Во время послъдней сессіи губернсвая управа предложила повторить ходатайство, въ виду возобновляющихся заявленій врестьянь по этому предмету. "Противь до-

клада управы, говорить корреспонденть, возражали гласные отъ крестьянъ елециаго убзда, С. С. Бектвевъ и Н. А. Хвостовъ, а равно нькоторые другіе. Возраженія сначала нивли форму заботливости о врестьянскихъ интересахъ: оппоненты ссылались на свое незнакомство съ уставомъ врестьянскаго банка, съ результатами двятельности открытыхь уже его отдёленій и просили управу представить подробный довладъ будущему очередному собранію. Но это желаніе ихъ признано излишнимъ, такъ какъ уставъ банка опубликованъ во всеобщее сведеніе, а результаты деятельности печатаются въ "Правительственномъ Въстникъ". Потерявъ эту позицію, тъ же гласные указывали на то обстоятельство, что престьянскій банкъ искусственно возвышаеть продажныя цэны на землю, крестьяне платять высокія цены безъ необходимой предосторожности и темъ вовлекають себя, вь случав неудачной повушки, въ неоплатные долги. Но гласные отъ врестьянь, обязанные радёть объ интересахъ своихъ избирателей, были выбиты и изъ второй позиціи темъ соображеніемъ управы, что повушка земли чрезъ врестьянскій банкъ совершается подъ тщательнымъ и ближайшимъ наблюденіемъ правленія банка и его отділеній. Тогда тв же гласные сознались, что черезь крестьянскій банкь покупаются преимущественно дворянскія земли, а переходъ дворянсвихъ земель во владение другихъ сословий вовсе нежелателенъ". Губериское собраніе, состоящее почти исключительно изъ дворянъ, постановило "повременить" ходатайствомъ до следующей очередной сессін (т.-е. до конца 1885 г.). Воть какъ дійствують иные "гласные отъ крестьянъ"---а между твиъ, не подлежитъ никакому соинвнію, что этотъ титуль, особенно въ связи съ должностью предводителя дворянства и съ званіемъ "містнаго діятеля", можеть произвести, при известныхъ условіяхъ, некоторое импонирующее висчативніс... Какъ ни коротко у насъ до сихъ поръ прошедшее "свъдущихъ людей" или "мъстныхъ дъятелей", оно заключаеть въ себь уже не мало данныхъ, могущихъ служить предостереженіемъ для настоящаго и будущаго.

Когда идеть рычь о недостатиах существующаго городского самоуправленія, доказательства заимствуются обыкновенно изъ состава и діятельности городских думъ: столичных одесской и кіевской. Объясняется это, по всей віроятности, тімъ, что главнымъ сборникомъ доказательствъ служить періодическая пресса — а она послів столиць, всего боліве развита въ Кіеві и Одессі. Если-бы мы лучше знали, что діялается въ другихъ городахъ, то область иллюстрацій стала бы гораздо шире. Убіждаеть насъ въ этомъ, между прочимъ, записка одного изъ гласныхъ харьковской городской думы (г. Е. Гор-

двенко), о которой до сихъ поръ, если мы не ощибаемся, не упомивалось въ печати. Оглядываясь на двенадцать леть, истехнихъ со времени введенія въ Харьковъ новаго городового положенія, почтенный гласный находить въ нихъ очень мало утвшительнаго. По своему составу городская дума сдёлала замётный шагь назадь, приблизилась къ думъ до-реформенной; "слъдуя нынвшнему настроению возвращаться къ доброму старому времени, она стала более сословною, болъе купеческою". Число гласныхъ изъ купеческаго сословія, сравнительно съ предъидущимъ четырежлатіемъ, увеличились съ 33 до 43 и составляеть теперь почти двъ трети общаго числа гласныхъ. Если дума, такимъ образомъ, не безъ основанія можеть быть названа купеческою, то столь же примънимо къ ней другое название — банковской, такъ какъ значительное большинство гласныхъ состоять должнивами городского банка или считаются его агентами. О двятельности управы думъ, вопреки закону, не представляется отчетовъ; что дълають исполнительныя коммиссіи — неизвъстно. Денежныя назначенія и діла, касающіяся личности гласныхъ, не всегда разрѣшаются закрытою подачею голосовъ. Въ то время, когда городъ раскидывается безъ плана въ ширь и даль и выводится тамъ безобразныя, невозможныя улицы, въ центръ города остаются не заселенными вестьдесять цесятинь вемли, только потому, что онв, не смотря на просьбу жителей, не распланированы управой. Налогъ съ городскихъ домовъ въ пользу увзднаго земства превышаетъ почти вдвое оціночный сборь, взимаемый въ пользу города, и послідній ничего не предпринимаеть для устраненія этой аномаліи. О раскрытін новыхъ источниковъ дохода и увеличеніи существующихъ, дука заботится весьма мало, инчего, напримъръ, не предпринимая съ цълью упорядоченія базарной торговли и извлеченія изъ нел для города болве значительных выгодъ. На сто, слишкомъ, тысячъ населенія, дума содержить на свой счеть только пять приходскихь училищъ  $^{1}$ ), расходуя на нихъ менѣе  $11^{1}/_{2}$  тысячъ рублей и выдавая пособіе другимъ элементарнымъ школамъ въ размірь 3300 руб.; между тымь, на учебныя заведенія городь расходуєть болье сорова тысячь рублей, т.-е. гораздо больше тратить на обучение детей достаточнаго класса, чвиъ на обучение народной массы. Въ отношеніи Харьковъ далеко отсталь не только оть столицъ, но и отъ иныхъ губерискихъ городовъ, напр., отъ Саратова, въ котороиъ уже въ 1880 г. было двадцать прекрасно устроенныхъ народныхъ

<sup>1)</sup> Въ последнее время, судя по газетнымъ корреспонденціямъ, открыто въ Харьковъ еще одно народное училище и решено вновь открывать ежегодно по одному.

училищь, а теперь насчитывается ихъ чуть ли не вдвое больше. Въ видъ исключенія, процвътаніе, тамъ или здъсь, той или другой отрасли городского самоуправленія возможно, безъ сомивнія, и при дурной избирательной системъ, и при ненормальныхъ отношеніяхъ между управой и думой; но общій новороть къ лучшему въ положеніи городовъ наступить только тогда, когда будуть устранены — безъ возвращенія къ давно отжившей старинъ—существемнъйшіе недостатки городового положенія 1870 г.

Закончимъ нашу хронику несколькими курьезами изъ области печати. Наши читатели, въроятно, не забыли еще гоненія, поднятаго консервативной прессой, года два-три тому назадъ, противъ учительскихъ семинарій. Во главъ гонителей стояли, безъ сомивнія, "Московскія Въдомости"; онъ называли учителей, вышедшихъ изъ учительскихъ семинарій, "вольно-практикующими діятелями", "полу-грамотными верхоглядами", учившимися только три года послё сохи и "надиввающихъ" своихъ учениковъ "омерзительнаго свойства плебейскимъ аристократизмомъ". Не дальше какъ весною прошлаго года, всв эти обвиненія были повторены въ цисьм'в г. Горбова къ редактору "Мосвовскихъ Въдомостей" 1). "Учительскія семинаріи, — утверждалъ молодой последователь С. А. Рачинскаго, --- выпустили множество неучей, въ огромномъ большинствъ ни къ чему не годныхъ, снабдивъ ихъ всякими недостатками, не вооруживъ почти никакими знаніями". Нивакихъ оговорокъ обвинители учительскихъ семинарій не дѣлали, нивакихъ исключеній не допускали; учрежденіе оказывалось всецёло неудавшимся, хуже чёмъ безполезнымъ, положительно вреднымъ. Изъ діатрибъ, много разъ повторенныхъ, вытекаль самъ собою одинъ только выводъ — разрушеніе Кареагена, закрытіе учительскихъ семинарій; г. Горбовъ прямо предлагалъ замёнить ихъ придуманными имъ сельскими учительскими школами. И что же? Въ твхъ же "Московсвихъ Въдомостяхъ", два дня сряду (ММ 45 и 46), появляются теперь корреспонденціи о двухъ учительскихъ семинаріяхъ — Алферовской (въ пяти верстахъ отъ города Вязьмы, смоленской губерніи) и Свислочской (гродненской губерніи)—рисующім картину совершенно другого рода. Оба корреснондента отзываются о всемъ виденномъ и слышанномъ ими почти съ восторгомъ. Мы узнаемъ отъ одного изъ нихъ, что въ Алферовской семинаріи "обращено особенное вниманіе на правственное и религіозное воспитаніе учащихся". Церковное

<sup>1)</sup> См. Обществ. Хронику въ № 6 "Въстника Европи" за 1884 г.

пвніе учениковъ такъ хорошо, что слушая его, можно "совершенно забыть и о ситжныхъ сугробахъ, и о всемъ на свътъ". По словамъ другого корреспондента, Свислочская семинарія "даеть народных» учителей дёльныхъ, честныхъ и съ русскою душою"; существуя съ 1876 г., она усивла приготовить до полутораста "хорошихъ" учителей. Отлично понимая значение церковнаго пънія въ западномъ крат. руководители юношества въ Свислочской семинаріи дёлають все возможное, чтобы образовать изъ своихъ питомцевъ опытныхъ регентовъ для сельскихъ церквей. Въ корреспонденціи, посвященной Алферовской семинаріи, можно найти и данныя для повёрки мнёнія. по которому ученики учительскихъ семинарій поступають туда прямо отъ сохи и учатся всего три года. Изъ 88 ученивовъ семинарів. 1 учился передъ твиъ въ духовной семинаріи, 3-въ духовныхъ училищахъ, 2-въ убадныхъ, 23-въ городскихъ, 57-въ двухвлассныхъ и 2-въ одновлассныхъ сельскихъ училищахъ. Поступившими прамо отъ сохи можно назвать-разумвется, не безъ натяжки-только техъ учениковъ семинарін, которые не учились нигдъ, кромъ начальной школы; такихъ учениковъ въ Алферовской семинаріи оказывается менње  $2^{1/2^{0}}/_{0}$ . Конечно, очень похвально сознаваться въ собственных ошибкахъ и давать средства къ ихъ опроверженію; съ этой точки зрвнія пом'вщеніе въ "Московскихъ В'вдомостяхъ" об'вихъ упомянутыхъ нами корреспонденцій можеть быть названо добрымъ дъломъ — только не лучше ли было бы вовсе избъгать ошибокъ изучая предметь не послъ, а прежде произнесения о немъ ръшительнаго приговора? Весьма можеть быть, что черезь ивсколько недъль или мъсяцевъ послъ фактическаго объленія учительскихъ семинарій мы опять прочтемъ въ "Московскихъ Ведомостяхъ" повтореніе прежнихъ бездоказательныхъ, огульныхъ нападеній-- и именью потому мы спешимъ записать, если можно такъ выразиться, въ нашъ журнальный протоколь собственное сознаніе противнива. Усившені ходъ дъла въ семинаріяхъ Алферовской и Свислочской не предръшаеть, безъ сомнинія, вопроса о положеніи другихъ учительскихъ семинарій---но онъ доказываеть съ полною ясностью возможность достиженія удовлетворительных результатовъ при существующемъ устройствъ этихъ учебныхъ заведеній. Каждому беззаствичивому наъзду на учительскія семинаріи вообще можно противопоставить теперь ссылку на нелицепріятное свид'втельство корреспондентовь г. Катвова. Корреспонденція изъ Вязькы (та самая, въ воторой идеть рвчь объ Алферовской семинаріи) имветь еще другую интересную сторону. Иронически напоминая объ усиліяхъ, съ которыми придумываются разныя кары для принужденія къ работъ, корреспонденть

указываеть на очень простое рашеніе вопроса. "Корми рабочихь хорошо,—говорить онь,—и плати жалованье исправно; тогда, поварьте, педостатка въ рабочихъ не будеть и не нужно будеть прибъгать къторемнымъ заключеніямъ и другимъ строгостямъ". Новаго въ этихъ сювахъ нъть ничего (припомнимъ, напримъръ, возраженія К. Д. Кавелина и другихъ ораторовъ на докладъ г. Лишина въ вольно-экономическомъ обществъ)—но кто ожидалъ бы ихъ встрътить на страницахъ "Московскихъ Въдомостей"? Обыкновенно реданція задаеть повъ корреспондентамъ—въ данномъ случав первой слъдовало бы нойти въ науку къ последнимъ.

"Московскія Віздомости" повинны въ поспівшных в тенденціозных в обобщеніяхъ, не основанныхъ на фактахъ; другимъ газетамъ случается грешить сообщениемъ недостоверныхъ или вовсе несуществующихь фактовь. Нівть, кажется, учрежденія, о которомь такія сообщенія появлялись бы чаще, чемь о коммиссіи, составляющей гражданское уложеніе. Правда, это объясняется отчасти молчаніемъ самой коминссім, въ теченіе трехъ почти літь ни разу не опубликовавшей свіденій о ході ся занятій; но все же не мішало бы быть поразборчивъе и поосторожнъе въ отзывахъ о ней. Нъсколько мъсяцевъ тому назадъ въ одной газетъ было возвъщено, что труды коммиссін приходять къ концу-и эта въсть была повторена, безъ всякой оговорки, многими другими органами нечати; никому не пришло на мисль, что такіе труды, какъ составленіе гражданскаго уложенія, не заканчиваются въ два-три года, что даже въ Германіи надъ общегерманскимъ гражданскимъ кодексомъ работаютъ чуть не десять леть-и конца работе все еще не видно. Теперь на сцену выдвигается извъстіе противоположнаго свойства; если върить одной петербургской газеть, коммиссія по составленію новаго гражданскаго кодекса не приступала еще къ началу своихъ работъ. "Всъ три года ея существованія", читаемъ мы дальше, "ушли на подготовительные труды, состоящіе въ переводі на русскій языкъ разныхъ дюссельдорфскихъ (!?) и дармитадтскихъ гражданскихъ уложеній. Кстати, составъ коммиссін, образовавшійся—конечно случайно—изъ двухъ німцевъ, двухъ поляковъ и двухъ русскихъ (гг. Книримъ, Рихтеръ, Голевинскій, Карницкій, Лукьяновъ и Голубевъ), вводить многихъ въ заблужденіе, заставляя думать, что коммиссія занята выработкой проекта всероссійскихъ гражданскихъ законовъ. Это ошибка. Коммиссія будеть трудиться надъ составленіемъ проекта только для коренныхъ русских в губерній, польскія же и німецкія окраины останутся и впредь при своихъ историческихъ законахъ. Такимъ образомъ, на долю двухъ русскихъ членовъ коммиссіи выпали не малые трудъ и

обязанность убъдить своихъ сотоварищей, что и у русскаго народа есть свое національное историческое и самобытное гражданское право". "Патріотъ своего отечества", написавшій эти последнія слова, упускаеть изъ виду, что фамилія---не всегда вірный признакъ національности, а темъ более—не критерій знаній и взглядовъ. Признавать у насъ немцами всехъ техъ, чья фамилія оканчивается на имъ, еръ, игъ, аль, онъ-пріемъ столь же раціональный, какъ и тоть, въ силу котораго можно было бы объявить славяниномъ-Вирхова или Грабова; итальянцемъ — Риккети (Мирабо) или Гамбетту, нѣмцами— Нефтцера или Долльфюса. Нъмцы ли Даль или Дельвигъ, или г. Оресть Миллеръ; французы ли---гг. Герье и де-Пуле? Перечисляя членовъ коммиссін по составленію гражданскаго кодекса, газета забыла наввать С. В. Пахмана. Фамилія его-безспорно нѣмецкая, а между тъмъ, ему принадлежитъ, какъ извъстно, одинъ изъ самыхъ общирныхъ трудовъ по русскому обычному праву, имъ была высказана мысль (конечно, не составляющая его личной собственности), что это право должно быть однимъ изъ главныхъ источниковъ будущаго гражданскаго уложенія. Во что обращается, въ виду одного этого факта, намекъ газеты на многотрудную обязанность русскаго меньшинства коммиссіи по отношенію къ не-русскому ея большинствуї... Кто носить ивмецкую фамилію, тоть компетентень, въ глазахъ газеты, только для составленія законовъ, имфющихъ дфйствовать въ нъмецкой окраинъ Россіи, т.-е. въ остзейскихъ губерніяхъ; но потрудилась ли газета привести въ известность, связанъ ли кто-нибудь изъ "нъмецкихъ" членовъ коммиссіи-происхожденіемъ, воспитаніемъ или чемъ-либо инымъ---съ прибалтійскимъ краемъ? Уверена ли газета, съ другой стороны, что вопросъ о распространени общаго гражданскаго уложенія на окраины Россіи разр'вшенъ всец'вло и безповоротно въ отрицательномъ смысль?.. Для того, чтобы понять, почему выборъ членовъ редакціонной коммиссіи меньше всего могъ быть основань на русскомь или не-русскомь звукъ ихъ фамилій, необходимо приномнить, что задача, возложенная на коммиссію. имъетъ чисто юридическій характеръ. Коминссія должна выяснить пробълы и недостатки дъйствующаго законодательства, подготовить техническій матеріаль для постройки новаго зданія, начертать его планъ, установить правильное соотношеніе между частями, выработать точную терминологію, пользуясь при этомъ какъ приміромъ лучшихъ западно-европейскихъ кодексовъ и указаніями западноевропейской юридической литературы, такъ и всеми данными русской науки, русской судебной практики, русской общественной и народной жизни. Юридическая работа, очевидно, должна быть испол-

нена пристами, лучшими пристами, какими располагаеть въ данную иннуту судебная администрація; странно, болве чвив странно было би руководствоваться, при выборъ ихъ, не способностями ихъ и знаніями, а фамиліями, темъ более, что избыткомъ даровитыхъ юристовъ, соединяющихъ теоретическое образование съ практическою опытностью, мы поквалиться не можемъ. Удаченъ ли выборъ, сделанный министерствомъ постиціи — это покажеть время; въ поридическихъ сферахъ правильность его, сколько намъ извъстно, не возбуждала, говоря вообще, никаеихъ сомивній. Если криминалисты, призванные къ участію въ составленіи уголовнаго уложенія (гг. Таганцевъ, Фойницкій, Неклюдовъ, Случевскій, Розинъ), оказались всѣ носителями именъ чисто русскихъ, а между цивилистами, составляющими гражданское уложеніе русскихъ именъ, меньше чёмъ не-руссвихъ, то это, очевидно, случайность, лишенная всякаго значенія. Установить основныя начала будущаго гражданскаго права, разръшить по существу важивищие вопросы, относящиеся къ семейному союзу, къ наслъдству, къ собственности, къ договорамъ-вовсе не дъло редакціонной коммиссіи, изъ кого бы она ни состояла. Это задача не юридическая, а соціально-политическая, разр'вшимая только для государственной власти, руководящейся голосомъ народа. Какъ бы чиста ни была отъ инородной примъси кровь, текущая въ жилахъ нъсколькихъ юристовъ, имъ не совладъть съ такимъ громаднымъ дёломъ, какъ созданіе новаго содержанія для гражданскихъ законовъ. Редакціонная коммиссія, образованная въ мат 1882 г. это, въ нашихъ глазахъ, не что иное, какъ нервая подготовительная, преимущественно формальная инстанція реформы, для усившнаго осуществленія которой необходимы условія совершенно иного рода. Къ трудамъ коммиссіи приложима одна точка зрѣнія, къ трудамъ последующимъ будетъ приложима другая.

Оставаясь въ намѣченныхъ нами предѣлахъ, памятуя о юридическомъ свойствѣ работы, возложенной на редакціонную коммиссію, мы никакъ не можемъ признать излишнимъ переводъ иностранныхъ кодексовъ, о которомъ такъ презрительно отзывается газета. Не говоря уже о пріобрѣтеніяхъ, которыя сдѣлаетъ, такимъ образомъ, наша юридическая литература, переводъ кодексовъ долженъ выработать терминологію, точность и опредѣленность которой играютъ столь важную роль въ гражданскихъ законахъ. Другая, еще болѣе серьезная ошибка газеты заключается въ томъ, что она игнорируетъ всѣ остальные труды, предпринятые или исполненные коммиссіею. Полнаго перечня ихъ мы представить не можемъ, но мы знаемъ, изъразныхъ источниковъ, что по распоряженію коммиссіи просматрива-

лись главныя произведенія русской юридической литературы, съ цёлью извлечь изъ нихъ наиболёе употребительные и удачные термины гражданскаго права; составлялись также обзоры матеріала, представляемаго рёшеніями волостнихъ судовъ. Еще важийе то, что редавціонная коммиссія—или, по крайней мёрі, большинство ея членовъ—была призвана къ участію въ окончательной обработкі проекта гинотечнаго устава, обнимающаго собою постановленія о пріобрітеніи и укрібпленіи вещныхъ правъ, т.-е. одну изъ главныхъ частей гражданскаго кодекса. Это діло продолжалось, кажется, около года. Нівоторые члены воммиссін исполнили, въ то же время, часть возложенной на нихъ работы, т.-е. составили проекть редавцін тіхъ или другихъ главъ кодекса. Желательно, чтобы наши отрывочныя свіденія были подтверждены или поправлены оффиціально—но не меміс желательно и то, чтобы въ ожиданіи оффиціальныхъ сообщеній, не пускались въ ходь извістія, слишкомъ далекія оть истины.

Издатель и редавторы: М. Стасюлевичъ.

## СТЬ ЛЪТЪ ПЕРЕПИСКИ

СЪ

## ТУРГЕНЕВЫМЪ.

1856 - 1862.

## П \*).

0 а убхаль за-границу. Русскимь туристамъ въстно чувство, которое весной тянетъ ихъ вченныхъ цёлей — туда, гдё больше солнца, ятельнее и цветущее. Это случилось и со я въ Берлинъ, посмотрълъ изъ гостинияцы на втельность ero "Unter-den-Linden", събздилъ заспустившійся, "Thiergarten" — и мною овладёла ита, простора: вм'есто Лондона и свиданія съ правился въ съверную Италію, гдъ у меня Этоть внезапный повороть вызваль гомеричетргенева. Я получиль отъ него уже въ Женевъ а, отъ 23 мая 1860: "Первое чувство, — пишетъ и вашего письма, мильйшій А. - было удовольствіе, ) разразилось хохотомъ... Какъ? Этотъ человъкъ, только о томъ какъ бы дорваться до Англін, амощнихъ пріятелей—примчавшись въ Берлинъ голову въ Женеву и въ свверную Италію.

Узнаю, узнаю, вашъ обычный Kunstgriff". Однакоже, полагаю, что этотъ художническій пріемъ не составляль особенности моей природы, а скорѣе совпаль съ тѣмъ, что постоянно происходило у моего наставника. Въ письмѣ, только-что приведенномъ, заключалось еще слѣдующее: "Но увлеченный вашимъ примъромъ, я также, вмѣсто того, чтобы съѣздить въ Англію до начала моего леченія, которое будетъ въ Соденѣ, возлѣ Франкфурта, и начнется 15-го іюня — думаю — не катнуть ли мнѣ въ Женеву, которую я никогда не видѣлъ, не пожить ли недѣльки двѣ съ нѣкіимъ толстымъ человѣкомъ—Пав. Ан?.. Итакъ, быть можетъ и весьма вѣроятно, до скораго свиданія..."

Но въ Женеву Тургеневъ и не думалъ вхать, и я, проживши понапрасну, въ ожиданіи его каждый день, цёлыхъ двё недём въ скучномъ городё, выёхаль изъ него наконецъ въ Миланъ. Впрочемъ, я еще получилъ письмо отъ Тургенева изъ Парижа (3 іюня 1860). Онъ извёщалъ, что выёзжаетъ въ Соденъ: "А я, проживши три недёли въ Парижё,—пишетъ онъ,—скачу завтра же въ Соденъ. И вотъ вамъ мой планъ:

- "1) Отъ 5 іюня н. с. до 20 іюля { я въ Соденъ.
- "2) Отъ 20 іюля по 1-е августа Кантоновъ, на вершинахъ Юнгъ-Фрау, гдв угодно.
- "3) Оть 1 августа по 20-е августа { на островъ Уайтъ.
- "4) Отъ 20 августа по 1 сентября { у m-me Віардо, въ Куртавнель.

"А тамъ я живу—въ Парижъ.

"Изо всего вышеприведеннаго вы легко можете заключить, даже не будучи Ньютономъ или Вольтеромъ, что наши планы могутъ слиться въ одно прекрасное цѣлое; и что ничего не помѣшаетъ намъ попорхать вмѣстѣ отъ Женевы до Уайта. Главное, надо будетъ списаться: я вамъ пришлю изъ Содена мой точный адресъ".

Не успъли еще остыть и чернила на этихъ строкахъ, какъ планъ, такъ настойчиво поставленный, потериълъ крушеніе. Онъ измънился въ срокахъ пребыванія на избранныхъ мъстахъ, въ выборѣ новыхъ, въ безпричинномъ упраздненіи старыхъ проектовъ, какъ поъздки въ Женеву, напр., и т. д. Все это увидимъ скоро. Теперь же прилагаемъ окончаніе письма, тоже любопытное по портретамъ, въ немъ заключающимся. Кстати — надо прибавить, что

портреты Тургенева не имъють ничего общаго съ тъмъ родственних, недълимымъ сочетаниемъ диффамации и влеветы, вакое свойственно памфлетамъ нашего времени, и никого оскорбить не могуть. Это только незлобивое, остроумно-критическое отношение къ личностямъ, во что обратилась его старая привычка опредъять ихъ каррикатурой.

"Здесь появился (В. П.) Боткинъ, загорелый, здоровый, медомъ облитый, но не безъ мгновенныхъ вспышекъ раздражительности: такъ, онъ, зайдя ко мнъ, чуть не прибилъ моего портного, за то, что онъ хочеть мив сдвлать пиджакъ съ тальею: портной трепетно извинялся, а Bac. Петр., vith a wittering smile (съ надменной улыбкой): Mais c'est une infamie, monsieur. (В'єдь это низость, государь мой)! Толстой и Крузе здёсь; здёсь также и Марко-Вовчокъ. Это прекрасное, умное, честное и поэтическое существо — но зараженное страстью въ самоистребленію: просто такъ себя обработываеть, что клочья летять!.. Она также намърена быть въ августъ на Уайтъ. Наша коллегія будеть такъ велика, что, право, не худо бы подумать, не завоевать ли кстати этоть островъ? Кстати, если вы не отыскали, то отыщите въ Миланъ К. и поклонитесь ему отъ меня. Его легко сыскатьспросите въ музывальныхъ магазинахъ. Онъ отличный малый и жена его милая и умная женщина.

"До свиданія— лобзаю вась вверхъ головы, какъ говорить Кохановская. А-пропо! Катковъ обайбородиль Евгенію Туръ за письмо къ нему, по поводу Свічиной. Вотъ междуусобица. Вашъ—И. Т."

Въ этомъ письмѣ останавливаютъ вниманіе оживленныя похвалы г-жѣ Марковичъ (Марко-Вовчку). Онъ былъ съ нею въ то время въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ, и сдѣлалъ путешествіе съ нею и молодымъ ея сыномъ въ Берлинъ, въ почтовой бричкѣ, гдѣ они сидѣли втроемъ. Желѣзной дороги до Берлина тогда еще не существовало. Тургеневъ съ уморительнымъ юморомъ разсказывалъ потомъ, какъ рѣзвый мальчикъ сидѣлъ у него всю дорогу на рукахъ, на ногахъ и спалъ на шеѣ. Въ Парижѣ онъ помѣстилъ мальчика въ пансіонъ, и неустанно покровительствовать его матери. Марко-Вовчокъ принадлежала къ кругу мало-россовъ, съ поэтомъ Шевченкой во главѣ, кругу, который съ журналомъ "Основа" значительно увеличился и пріобрѣлъ видное положеніе въ обществѣ. Тургеневъ сочувствовалъ его стремленіямъ, имѣвіпимъ цѣлью поднять языкъ своей страны, развить ея культуру и поставить ее въ дружескія, а не подчиненныя только

отношенія къ великорусской культуръ. Онъ искаль знакомства съ поэтомъ Шевченкой, высказываль искреннія симпатіи его прошлымъ страданіямъ и его таланту, но не раздёляль его увіеченій. Надъ его привязанностью къ Запорожью, казачьему удальству, къ гайдамачинъ онъ подсмъивался не разъ, въ пріятельскомъ кружку. Марко-Вовчокъ была тогда въ апогев своей слави за свои граціозныя и трогательныя повъсти изъ кръпостного быта-"Украинскіе народные разсказы", вышедшіе къ тому же времени (1860) въ переводъ Тургенева на русскій языкъ. Съ тъхъ поръ завязались у нихъ тв задушевныя отношенія, свидетельствомъ которыхъ служить его переписка, и которыя длились до той минуты, когда Тургеневъ открыль въ Маркф-Вовчкф наивную способность поглощать благодъянія, какъ нъчто ей должное, и требовать новыхъ, не обращая вниманія на свои права на нихъ. Это была удивительная натура, безь нужныхъ средствъ для поддержанія своихъ привычекъ, но съ замъчательнымъ мастерствомъ изобрътать средства для добыванія денегь, что, въ соединеніи съ серьезностію, какую дають человъку трудь, таланть и горькіе опыты жизни, сообщало особый колорить личности г-жи Марковичь и держало при ней многихъ умныхъ и талантливыхъ приверженцевъ довольно долгое время. Тургеневъ пока только удивлялся ей. Въ декабръ 1860 г. онъ писалъ мнъ: "Марья Алекс. все здъсь живеть, и мила по-прежнему; но что тратить эта женщина, сидя на сухомъ хлебе, въ одномъ платье, безъ башмаковъ — это невъроятно. Это даже превосходить Б—а. Въ 1<sup>1</sup>/2 года она ухлопала 30.000 франковъ совершенно неизвъстно куда"! Тургеневъ мало-по-малу отвыкъ оть нея, а подъ конецъ жизни и вовсе не вспоминалъ о ней...

Изъ Болоньи я отправился въ Равенну, осмотрѣть ея древнехристіанскіе памятники, но при этомъ только одна случайность помѣшала мнѣ сдѣлаться свидѣтелемъ и участниковъ чисто-итальянской черты народнаго быта. Я ношелъ въ почтамть, чтобы взять единственный остававшійся свободнымъ билетъ въ купэ, которое отправлялось въ Равенну. Не помню, что помѣшало мнѣ овладѣть имъ, только я отложилъ свою поѣзку до слѣдующаго раза. Толпа итальянцевъ, окружающая обыкновенно всѣ входы и выходы присутственныхъ мѣстъ, подмѣтила меня и вѣроятно приняла за англичанина съ туго-набитымъ кошелькомъ. На другой день, утромъ, я былъ разбуженъ лакеемъ гостинницы, который сообщалъ мнѣ испуганнымъ голосомъ слѣдующее. "Вы собираетесь въ Равенну — будьте осторожны. Вчера бандиты остановили почтовый дилижансъ и вѣроятно ограбили бы его, еслибы ѣхавшій съ

ними офицеръ не разогналъ ихъ своимъ револьверомъ". Я пошеть тотчась же на разведки — билеть, который быль уже въ моихъ рукахъ, попаль къ офицеру итальянской арміи, въроятно болье меня знавшему объ анархіи въ тогдашней Италіи, толькочто перемънившей у себя "правительство", и на всякій случай взявшему съ собой заряженный револьверъ. Угрозой выстрёловъ онъ п обратиль въ бъгство мошенниковъ, еще не пріученныхъ къ ремеслу, какъ ихъ собраты въ папской области. Разсчитавъ, что лучшаго времени для вояжа и быть не можеть, я опять взяль билеть въ карету, и мы благополучно достигли Равенны, сопровождаемые отрядомъ берсальеровъ съ ружьями, въ почтовой тележев, приданныхъ намъ администраціей для сохраненія свободы сообщеній; они всю ночь расп'євали итальянскія, патріотическія п'всни. Изъ Равенны я пере'вхаль въ Сіэну, гдв получиль отъ Тургенева последнее соденское письмо, извещавшее о начавшемся разложеніи такъ хорошо обдуманнаго плана нашихъ встръчъ. Следовало торопиться, ибо весь планъ этотъ, со дня на день, могь разлететься въ пухъ и оставить меня и мой вояжъ безъ цѣли и результатовъ.

Воть письмо Тургенева:

"Соденъ. 8 іюля 1860. Милый П. В. Сейчасъ получилъ ваше письмо и отвъчаю. Сообщаемыя вами подробности очень любопытны. Что бы съ нами было, еслибы васъ застрелили, хотя вы бы, въроятно, защищаться не стали! Но пуля дура. Много придется поговорить съ вами обо всемъ, что вы видели, — поговорить на островъ Уайтъ: раньше мы не увидимся. Планъ мой потеривлъ маленькое изменение, о которомъ считаю долгомъ извъстить васъ. Я остаюсь здъсь до 16 числан зду прямо въ Куртавнель, къ т-те Віардо, гдв я пробуду до 1-го августа, т.-е. до эпохи морскихъ купаній на Уайтъ. М-те Віардо этого желаеть, а для меня ея воля-законъ. Ея сынъ чуть было не умерь, и она много натеривлась. Ей хочется отдохнуть въ спокойномъ, дружескомъ обществъ. Кстати о смерти: вообразите, какое горестное извъстіе получиль я оть Писемскаго. Миленькая, хорошенькая жена Полонскаго умерла! Я не могу вамъ выразить, какъ мив жаль и ея, и его-да и вы, ввроятно, разделите мою печаль. Кажется, отчего бы ей было не жить, и не следовало ли Полонскому маленькое вознаграждение за все его прошедшее горе? Гдв же справедливость!

"Мы здёсь въ Содент ведемъ жизнь чрезвычайно тихую. Здоровье мое въ отличномъ положеніи; къ сожалтнію погода стоитъ прехолодная и прескверная: дожди непрерывные. Вы пишете о знов—а я въ жизни такъ не зябъ, какъ третьяго дня, вхавши въ открытой коляскв изъ Эмса, гдв я посвтилъ графиню Ламбертъ, въ Швальбахъ, гдв носелилась М. А. Марковичъ (Марковочокъ). Это очень милая, умная, хорошая женщина, съ поэтическимъ складомъ души. Она будетъ на Уайтв, и вы должны непремвно сойтись съ ней... Чуръ не влюбитесь! Что весьма возможно, несмотря, что она не очень красива. Впрочемъ, мы съ вами прокопченныя сельди, которыхъ ничего уже не беретъ. Карташевская промчалась здъсь съ братомъ и живетъ пока въ Боннъ, въ Ноте! Веlle-Vue, подъ руководствомъ Килана. Она проведетъ тамъ мъсяцъ; я послалъ ей вашъ адресъ. Вы можете заъхать къ ней, когда будете плыть по зеленоводному Рейну.

"Здёсь я видаюсь чаще всего съ братомъ Льва Толстого, Николаемъ. Онъ отличный малый, но положение его горестное: у него безнадежная чахотка. Онъ ждетъ сюда брата Льва съ сестрой; но Богъ знаетъ—пріёдуть ли они? Я получаю письма отъ Ростовцева: онъ на Уайтё, въ Вентнорё. Нёту словъ на языкѣ человѣческомъ, чтобы выразить, до какой степени я здёсь ничего не дѣлаю. Пальцамъ больно, когда перо держишь. Неужели я занимаюсь литературой?..

"Ну, прощайте. Авось послѣ всѣхъ моихъ откладываемыхъ свиданій, мы увидимся въ Вентнорѣ, на Уайтѣ. Я почему-то воображаю, что тамъ будеть очень хорошо. Будьте здоровы и старайтесь держать свой круглый и пріятный подбородокъ надъ поверхностью воды.—Вашъ И. Т."

Быстро промчался я, на возвратномъ пути, черезъ сѣверную Италію и ночеваль въ Миланѣ. На другой день мы переѣхали Симплонъ. Дорога эта слишкомъ хорошо извѣстна путешественникамъ, чтобы еще описывать ее. Скажу только, что вторую ночь я ночевалъ во Франкфуртѣ на М., третью въ Кёльнѣ, а четвертую на диванѣ пассажирскаго парохода, перевозившаго насъ черезъ каналъ изъ Остенде. Въ Лондонѣ я засталъ В. П. Боткина, Тургенева и Герцена, еще не уѣхавшаго на дачу. Мы послѣдовали съ Тургеневымъ за нимъ, когда онъ, наконецъ, поднялся съ семействомъ изъ города. Цѣлый день проплутали мы по разнымъ дорогамъ, когда вблизи Сутсгемитона остановились, напли дилжансъ и достигли ночью пригорка съ домикомъ на вершинѣ его. Пригорокъ лежалъ на берегу моря и носилъ гордое названіе Еаgle-Nest (Орлиное гнѣздо). Никакого орла тамъ не было за

исключеніемъ хозяина, радушный хохотъ котораго встр'ятиль насъ у порога и проводиль въ ярко-освещенную залу, где уже готовъ быль ужинъ. Сколько расточено было при этомъ разсказовъ, шутокъ, замъчаній, смъха — всего передать нельзя. Тургеневъ провель всего два дня въ Eagle-nest'в и отправился на островъ Уайть—нанимать cottage, взявь сь меня слово остановиться у него. Я даль ему время устроиться, и черезъ три дня явился къ нему въ чистую и хорошенькую виллу, изъ которой скоро попросили меня, однакоже, выбхать. Въ кабинетв Тургенева, на письменномъ его столъ съ утра лежала записка хозяйки коттеджа, въ воторой она просила его противодействовать дурной привычке прівзжаго его сотоварища, т.-е. моей---курить въ ея дом'в папиросы. Хозяйка была диссидентка, какъ большинство всего населенія острова. Узнавъ содержаніе записки, я предложиль Тургеневу позволить мив переселиться въ красивый отель, на берегу моря и оставить его, такимъ образомъ, мирно и безиятежно пользоваться выгодами удобной квартиры, об'вщая ему являться каждий день у дверей его и не напускать болье богопротивнаго дыма въ ствнахъ благословеннаго его жилища. Но Тургеневъ и слышать ничего не хотъль. "Уступить капризу раскольницы было бы очень глупо", -- говориль онъ. Онъ попросиль меня подождать его возвращенія, а самъ надёль шляпу и ушель. Когда онъ вернулся назадъ-квартира была найдена. Прелестный чистый домикъ у самаго купанья на мор'в уже ожидаль насъ. Распорядившись переноской нашихъ вещей, мы въ немъ и поселились. Мы нашли цылую колонію русских на Уайты: гр. Алексый Конст. Толстого, гр. Николая Яков. Ростовцева, брата его, гр. Михаила, изследователя древне-христіанскаго искусства-Фрикена, бывшаго цензора -Крузе, Мордвинова, В. П. Боткина, и т. д. Г-жи Марковичъ не было, да она, кажется, и не имъла намеренія исполнить объщанія, даннаго ею Тургеневу.

Время, которое мы тогда переживали, было тревожное вообще, какъ у насъ дома, такъ и на Западъ. Мы видъли уже, какъ часто Тургеневъ восклицаетъ въ письмахъ evviva Garibaldi—объщая себъ розгу, если услышать возгласъ посторонніе; но положеніе Россіи не вызывало никакихъ возгласовъ, а было какъ-то ровно грозящее и сулящее бъдствія. Съ приближеніемъ крестьянской реформы, напряженное состояніе умовъ все увеличивалось, и сдерживать его уже не могла ни цензура м-ва просвъщенія, изнывавшая подъ бременемъ своей отвътственности, ни безотвътственное ІІІ Отдъленіе, боявшееся ръшительными мърами повредить самой мысли о преобразованіи и слъдовавшее издали за общимъ

волненіемъ. Иногда оно неожиданно возставало, съ прежними, нъкогда, столь страшными угрозами, противъ разумныхъ требованій общества, которыхъ и разобрать правильно не могло, вакъ то было въ вопрост о сохранении за крестьянами существующаго надъла-и, пристыженное, уходило опять за-кулисы. Затрудненія администраціи еще увеличились, когда къ этому же времени овладъль всей образованной частью общества, всей интеллигенціей Россіи духъ реформъ и жажда политической діятельности. Придирались во всякому часто маловажному факту, чтобы раздуть его въ политическое или соціальное явленіе и сдёлать его предметомъ толковъ. Самъ Тургеневъ поддался духу времени и препроводиль государю императору, въ 1862 г. письмо, въ которомъ защищалъ арестованнаго журналиста Огрызко, уличеннаго въ связяхъ съ польскимъ возстаніемъ. Журналъ, имъ издаваемый, быль запрещень. Мы видёли черновую этого всеподданнъйшаго письма, очень красноръчиво составленнаго. Ръшаемся на память передать его содержаніе. Не зная сущности діла. Тургеневъ просилъ не о снисхожденіи къ виноватому, а о возстановленіи его во всёхъ его правахъ. Письмо, между прочимъ, говорило, что арестованіемъ издателя польской газеты и упраздненіемъ ея самой, нарушаются великіе принципы царствованія, что міра потрясаеть надежды и довіріе, возлагаемыя на него русскимъ обществомъ, какъ на освободителя крестьянъ и какъ на лицо, провозгласившее съ высоты престола неразрывное сліяніе интересовъ государства съ интересами подданныхъ; что онъ, проситель, считаеть своимъ долгомъ высказаться откровенно. исполняя темъ, во-первыхъ, прямую обязанность верноподданнаю, а во-вторыхъ, выражая своимъ поступкомъ глубокую признательность за ващиту, которую государю угодно было однажды оказать самому составителю письма. Письмо, конечно, не имело никакихъ последствій для Тургенева и оставлено было безъ ответа. Тургеневъ разсказываль только потомъ, что, встретившись съ государемъ на улицъ и повлонившись ему, онъ могъ примътить строгое выражение на его лицъ, а въ глазахъ прочесть какъ бы упревъ: "не мъщайся въ дъло, которато не разумъешь".

Но ни одинъ изъ нашихъ импровивированныхъ прожектеровъ не задаваль себъ тогда и мысленно никакого вопроса. Все дъло казалось очень легкимъ. Стоило только вспомнить безобразія прошлаго и своей собственной жизни, противопоставить имъ идеалы существованія, ихъ отрицающіе и всегда у насъ существовавшіе—и планъ новаго проекта быль тотчасъ же готовъ. Кромѣ того, каждый проекть объщаль, съ принятіемъ его, эру невиданнаго

благоденствія на землъ. Канцеляріи наши были завалены работами въ этомъ смысле и не оставались въ долгу у общества. Оне благосклонно относились къ поголовному уничтожению всякаго зла и заготовляли уже декреты, упразднявшіе такое зло, около котораго однако собирались жизненные интересы управляемыхъ, предоставляя последнимъ выпутываться изъ дела, какъ уменотъ. и не объясняя своихъ идей, цёлей, намфреній. Контролирующей власти приходилось считаться такъ же точно съ своими собратами ло управленію, какъ и съ публикой. Трудно было тогда найти человека во всей Россіи, который ясно и отчетливо сознаваль бы и предвидъть результаты, какіе должны, по мъстнымъ условіямъ. выйти изъ приложенія его плановъ и уб'яжденій. Въ публик' образовался цёлый классь людей, который всячески поощряль насажденіе новыхъ началь и принциповь, думая, что изъ общаго переворота выйдеть самъ собою обновленный строй жизни и упразднить все отребье второстепенныхъ двятелей, ихъ честолюбивые замыслы, ихъ надежды на возвышеніе и играніе ролей, незр'влость ихъ мысли. Почти то же самое думали и настоящіе герои дня, ть колоссы "редакціонныхъ коммиссій", которые, не обращая вниманія на шумъ, вокругь нихъ царствовавшій, и одушевленные только жаждой народной пользы, шли впереди всёхъ твердо къ своей цъли-полному и обдуманному освобожденію кръпостныхъ. Трагическое въ ихъ положеніи составляло совсемъ не то, что. порвшивъ свою задачу, они обратились въ простыхъ гражданъ. а то, что не прошло и двухъ лътъ, какъ ихъ трудъ, благодаря поздивишимъ прибавкамъ и отменамъ, далъ результаты не тв и ниже тёхъ, какіе отъ него ожидались.

Усвышись въ Вентнорв и одолвваемый такой праздностью. что "больно было перо взять въ руки", по собственному его выраженію, Тургеневъ задался мыслію основать общество для обученія грамотв народа и распространенія въ немъ первоначальнаго образованія, сь помощью имущихъ и развитыхъ классовъ всего государства. Наскоро составлена была имъ программа общества и представлена на обсуждение русской колоніи въ Вентноръ. Она подробно разбиралась, по вечерамъ, въ домикћ Тургенева, измвнялась, передвлывалась, и послв многихъ преній, поправокъ и дополненій принята была комитетомъ изъ выборныхъ лицъ кружка. Послъ того принялись за составленіе и переписку обстоятельнаго циркуляра, при которомъ долженъ быть высланъ "проектъ" общества — всвмъ выдающимся лицамъ объихъ столицъ-художникамъ, литераторамъ, ревнителямъ просвещения и вліятельнымъ особамъ, проживающимъ

дома и за-границей. Изъ одного этого перечня уже видно, какую массу механической работы принали на себя участники предпріятія, но благодаря настойчивости Тургенева и ихъ усердію работа осуществилась. Основная мысль программы, какъ и всёхъ проектовъ того времени, поражаетъ своею громадностью, но подобно имъ и грёшитъ отсутствіемъ практическаго смысла. Она молчала о путяхъ, которыми стёдовало идти для созданія массы учебныхъ заведеній и корпораціи учителей при нихъ, не указывала на группы людей и на центры, откуда должны были истекать распораженія о покрытіи Россіи народными училищами, и многое другое пропускала безъ вниманія. Можно было подумать, что программой руководила только мысль доказать нужду, полезность и патріотичность "Общества", а подробности его осуществленія предоставить ему самому, какъ именно и полагалъ Тургеневъ.

Я уже покинуль Уайть и находился въ Аахенъ, когда получиль отъ Тургенева письмо изъ Вентнора, съ приложеніемъ и программи и разосланнаго уже циркуляра:

"Вентноръ. Пятница 31 августа.

"Воть вамъ, любезнъйшій другь П. В., экземпляръ проекта и копія съ одного изъ циркуляровъ. Вы усмотрите изъ присланнаго, что проекть подвергся незначительнымъ сокращеніямъ, а въ одномъ мѣстѣ прибавлена оговорка, въ предостереженіе отъ будущихъ возражателей. Боюсь только, какъ, бы это письмо не застало васъ уже въ Аахенѣ, такъ какъ, по письму таинственной Марьи Александровны (Марко-Вовчокъ), Макаровъ по скакалъ разстраивать свадьбу Шевченка!

"Я написаль на адресв, что въ случав вашего провзда, письмо послать въ Петербургъ 1). Нечего васъ просить распространять проектъ нашъ, елико возможно. Вы и безъ того сделаете все, что будетъ въ вашей власти — въ этомъ я уверенъ. Вследъ за вашимъ экземпляромъ, 10 другихъ отправляются въ Петербургъ и Москву. Куйте железо, пока горячо! Вотъ вамъ копія циркуляра: "М. Г.! N. N! Изъ прилагаемаго при семъ проекта программы общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія вы усмотрите цёль письма моего къ вамъ. Эта программа составлена при участій и съ согласія несколькихъ

¹) На конверть стояла приписка рукой Тург.: "Sollte Herr P. A. durchgereist sein, so wird gebeten diesen Brief nach Russland, S. Petersburg, Demidoff Pereulok. Haus Wisconti, zu schicken". При моемъ отъйздъ изъ Аахена, Н. Я. Макаровъ еще оставался тамъ, такъ какъ свадьба Шевченка съ горничной дъвушкой графини Ка—ой разстроилась сама собой за отказомъ невёсти.

русскихъ, случайно събхавшихся въ одномъ заграничномъ городъ, и представляеть только первоначальныя черты общества. Надёюсь, что вы одобрите мысль, которая лежить ей въ основаніи, и захотите посветить ей и собственныя размышленія и беседы сь друзьями. Я бы почель себя счастливымъ, еслибы ко времени моего возвращенія въ Россію (весной 1861 года)—предлагаемая мысль получила обработку, достаточную для приведенія ея въ исполнение. Обращаясь къ вамъ, я не нуждаюсь въ громкихъ словахъ: я и бевъ того увъренъ, что вы охотно захотите принять деятельное участіе въ деле подобной важности или по врайней мере выразите свое возгрение. — Я уверень также, что вы не откажетесь распространять списки нашего проекта. Предпріятіе это касается всей Россіи: намъ нужно знать, по возможности, мивніе всей Россіи о немъ. Съ искренней благодарностью получиль бы я всякое возражение или замъчание. Мой адресъ: въ Парижъ, poste restante. Остаюсь съ полнымъ и сердечнымъ уваженіемъ-преданный вамъ И. Т. "

"Кажется, ничего нътъ ни лишняго, ни неумъстнаго. Надъ всъми экземплярами будетъ приписано (и вы такъ распорядитесь), что всякаго рода замъчанія и возраженія съ благодарностью принимаются на имя Тургенева—розте restante, въ Парижъ, и на имя II. В. Анненкова въ С.-Петербургъ.

"Желаю вамъ добхать благополучно и застать все въ порядкъ, поклонитесь всъмъ и будемъ переписываться. Адресъ мой — въ Парижъ—poste restante, или rue Laffitte, Hôtel Byron".

Большинство изъ тёхъ, которые получили этотъ циркуляръ, доказывавшій, между прочимъ, какую цёну давалъ Тургеневъ своему плану, изъявили, конечно, согласіе вступить въ члены общества, но нёкоторые замёчали при этомъ, что программу стёдовало бы начертить съ большей ясностью, подробностью и съ большимъ знаніемъ особыхъ условій русской жизни. Знать инёніе всей Россіи о планѣ, какъ выражался циркуляръ, не представляя самого плана или представляя только слабый его очеркъ—было дёло не легкое, и врядъ ли удалось бы даже и ищу—неизмёримо болёе вліятельному и вышепоставленному, чёмъ Тургеневъ. Впрочемъ, пока собпрались приступать къ составленію обстоятельнаго плана, время проектовъ подобнаго рода уже миноваю; послё нетербургскихъ пожаровъ 1862 г., временнаго закрытія петербургскаго университета, упраздненія "воскресныхъ школъ" и всякихъ попытокъ со стороны частныхъ лицъ распространять

народное образованіе, программа не достигла и канцелярскаго утвержденія, а заглохла и разсвялась сама собой, не оставивъ послъ себя и слъда, кромъ воспоминанія у немногихъ современниковъ ея.

Боле посчастливилось литературному фонду, основанному годъ передъ твиъ, въ 1859 г., по мысли А. В. Дружинина. Тургеневъ вложиль всю свою душу для доставленія ему успъха; онъ устранблестящіе литературные вечера. Вздиль за тымь же вы Москву, и всякій разъ появленіе его на эстрад'я сопровождалось громаднымъ стеченіемъ публики и энтузіастическимъ пріемомъ чтеца. Трудно себъ представить нынъ ту степень благорасположенія публики къ литературному фонду. Люди, дотолъ не признававшіе даже и существованія литераторовъ въ Россіи, собирались теперь на помощь сословію, отъ вліянія котораго старались прежде охранить нашу публику. Дело въ томъ, что въ литер. фонде, подъ руководствомъ и представительствомъ Егора Петровича Ковалевскаго, видели тогда признакъ времени и торжество взглядовъ. сь которыми волей-неволей приходилось считаться. Доля участія Тургенева въ укрѣпленіи лит. фонда и въ доставленіи ему матеріальныхъ средствъ была чрезвычайно значительна. Вміств съ императорскими пожертвованіями и приношеніями самой публики. лит. фондъ обязанъ и Тургеневу темъ прочнымъ положеніемъ. которымъ нынъ пользуется.

Наступилъ и великій 1861 годъ, который своимъ днемъ 19 февраля, т.-е. днемъ уничтоженія крѣпостного права, измѣнилъ всю нравственную физіономію Россіи, а также замѣчательный и тѣмъ. что имъ слѣдуетъ помѣтитъ и полное окончаніе капитальнаго произведенія нашего автора: "Отцы и дѣти", появившагося вслѣдъ за тѣмъ во второй книжкѣ "Русскаго Вѣстника" 1862 г. Надо же было случиться, что въ то время произошла перемѣна и въ моей жизни. Виновникомъ перемѣны былъ все-таки И. С. Тургеневъ познакомившій меня съ семействомъ, гдѣ я встрѣтилъ будущую мою жену. Я такъ мало былъ приготовленъ къ свадьбѣ (22 февраля 1861), что позабылъ даже извѣститъ о ней человѣка, безсознательно открывшаго къ ней дорогу, т.-е. Тургенева, къ великому его удивленію и огорченію. Вотъ, что онъ мнѣ писалъ:

"Парижъ. 5 (17) января 1861.

"Я собирался уже въ вамъ писать, любезнѣйшій II. В.,—я выразить мое удивленіе, что вы, мой аккуратнѣйшій корреспон-

денть, не отвъчаете на мое послъднее письмо со вложенными тремя фотографіями (получили ли вы это письмо?)—какъ вдругъ до меня дошла въсть, столько же поразившая меня, сколько обрадовавшая — въсть, которой я бы не повъриль, если бы она не предстала передо мною, окруженная всеми признаками несомненной достоверности, --- но которая и доселе принимаеть въ моихъ глазахъ образъ сновидёнія или извёстныхъ "тающихъ видовъ" — "dissolving views"! И какъ, думалъ я, если это извъстіе дъйствительно справедливо — какъ могъ онъ не написать объ этомъ мнъ, мнъ-человъку, который почувствуеть смертельную обиду, если онъ не будеть воспріемникомъ будущаго Ивана, непремънно Ивана Павловича Анненкова? Изъ этихъ послъднихъ словъ вы должны догадаться — если уже не догадались на что я намекаю. Вследствіе этого я требую безотлагательнаго н немедленнаго отвъта: правда ли, что вы женитесь, и на той ли особъ, про которую могла писать гр. Кочубей. Если да, примите мое искреннее и дружеское поздравленіе-и передайте его кому стедуеть. Если неть... но, кажется, этого неть-не можеть быть-хотя съ другой стороны... Словомъ, я теряюсь и требую "свъта, болъе свъта", какъ умирающій Гёте.

"Ни о чемъ другомъ я теперь писать не могу. Скажу вамъ только, что здоровье мое порядочно, что работа подвигается по немногу, что здъсь ужасно холодно, и что Основскій меня надуль. За симъ кръпко жму вамъ руку и съ судорожнымъ нетерпъніемъ жду вашего отвъта. Преданный Вамъ И. Т."

Я получиль еще два-три письма въ такомъ же оживленномъ духв и съ такими же дружескими жалобами и нъжными упреками, послъ чего Тургеневъ успокоился, получивъ отъ меня подробное описаніе "событія".

Нъчто подобное случилось и съ извъстіемъ о наступленіи дня освобожденія крестьянъ. Я послаль телеграмму въ Парижъ, но она никого тамъ не удовлетворила. Какъ? ни бъщенаго восторга, ни энтузіазма, достигающаго границъ анархіи—ничего подобнаго. Петербургъ оставался совершенно покоенъ. Понятно, что людямъ, живущимъ далеко отъ мъста событія, подготовленнымъ и своимъ воображеніемъ, и журнальными статьями, къ манифестаціямъ великаго дня, не имъвшимъ въ рукахъ даже и новаго положенія о крестьянахъ—тишина столицы казалась чъмъ-то необъяснимымъ: они требовали дальнъйшихъ подробностей, заклинали не оставлять ихъ безъ свъденій о томъ, что совершалось въ Россіи, волновались предчувствіями и ожиданіями, но успокоить ихъ разсказомъ

о какомъ-либо значительномъ патріотическомъ движеніи не было возможности. Правда, по свидътельству многихъ и разнообразныхъ лицъ, почти во всвхъ церквахъ Петербурга, когда священникъ или діаконъ, читавшіе Высочайшій манифесть о воль, съ амвона, после обедни, подходили къ месту: "Православные, освните себя крестнымъ знаменіемъ, приступая къ свободному труду" -- голосъ ихъ дрожаль и въ немъ слышались готовыя слезы. Судя по частымъ и усвореннымъ врестнымъ повлонамъ толпы, можно было думать, что и она раздёляеть чувства чтецовъ; но умиленіе, какъ следуеть назвать это ощущеніе, совсвить не составляло коренной народной принадлежности русской массы и могло быть раздёляемо также точно и иностранцами. Заслуживала удивленія напротивъ эта, по наружности, равнодушная встрвча — со стороны народа — громаднаго переворота въ его судьбъ. Онъ ожидаль его давно постоянно и никогда въ немъ не сомнъвался. Съ минуты, когда у него отнято было право свободно располагать собою, онъ каждодневно въ теченіе 200 лътъ, думалъ, что день возстановленія права не далеко. То говориль еще и Посошковь при Петр'в I. Лишь только прошель первый пыль волненія и ожиданія, Тургеневь въ Парижѣ и его друзья тоже хорошо поняли, что настоящіе результаты "Положенія о крестьянахъ" скажутся только тогда вполнъ, когда оно обойдеть всю имперію, проникнеть въ душу селянина, встрътится съ невъжествомъ и кривотолкомъ, обнаружитъ, въ чемъ оно противоръчить психическимъ особенностямъ народа, и въ чемъ не допускаеть къ себъ мечтательныхъ поправокъ. Тогда и наступить время настоящихъ манифестацій и контръ-манифестацій. Я получиль несколько писемь изъ Парижа въ ту эпоху и привожу ихъ по порядку:

"15 (27) февраля 1861. Парижъ.

"Любезнѣйшій другь, П. В. Мнѣ совѣстно утруждать васъ какой бы то ни было просьбой въ нынѣшнее время, когда у васъ, вѣроятно, голова кругомъ ходить,—но несмотря на ваши "рréoccupations", вы все-таки самый надежный коммиссіонеръ, а коммиссія моя состоить въ слѣдующемъ: вышлите мнѣ, ради Бога, вышедшіе томы моего изданія, чтобы я имѣлъ о немъ понятіе, sous bande—это рублей съ 5 или съ 6 станетъ—я это охотно заплачу. Пожалуйста, душа моя, сдѣлайте это, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ.

"Когда мое письмо къ вамъ дойдеть, въроятно, уже великій указь, — указь, ставящій царя на такую высокую и прекрасную ступень — выйдеть. О, еслибы вы имъли благую мысль извъститі

меня объ этомъ телеграммой. Но во всякомъ случать, я твердо надёюсь, что вы найдете время описать мит вашимъ энциклопедически-панорамическимъ перомъ состояние города Питера наканунт этого великаго дня и въ самый день. Я ужасно на себя досадую, что я раньше не попросиль вась о телеграммт. Но я еще уттывю себя надеждою, что вы сами догадаетесь.

"Въ моей парижской жизни собственно не происходить ничего новаго: работа подвигается по-маленьку; статья для "Въва" скоро будеть окончена. (Самого журнала я еще не получаль; за то "Русская Ръчь" является съ остервентой аккуратностью). Ну, а въ общей парижской жизни происходять скандалы непомтрные: дъю Миреса растеть не по днямъ, а по часамъ; преступные банкиры (Richemont, Cohen) стртанотся и втанаются; сыновья министровъ (Барошъ, Фульдъ, Мань) видять въ перспективт Тулонъ и двухъ-цвттую одежду галерныхъ преступниковъ. Миресъ, сидящій подъ секретомъ въ Мазаст, воеть à la lettre какъ дивій звтрь на всю тюрьму. Ждуть большихъ финансовыхъ потрясеній, а итальянскій корабль по-немногу и благополучно спускается въ воду.

"На дняхъ прівхаль сюда изъ Италіи Толстой (Л. Н.) не безъ чудачества, но умиротворенный и смягченный. Смерть его брата <sup>1</sup>) сильно на него подвиствовала. Онъ мнѣ читаль кое-какіе отрывки изъ своихъ новыхъ литературныхъ трудовъ, по которымъ можно заключить, что таланть его далеко не выдохся, и что у него есть еще большая будущность. Кстати, что это за г. Потанинъ, о которомъ такъ вострубилъ "Современникъ"? Дѣйствительно—онъ писатель замѣчательный? Дай-то Богъ, но я боюсь за него, вспоминая восторженные отзывы Некрасова о гг. Берви, Надеждинъ, Ип. Панаевъ е tutti-quanti... А Гончаровскій отрывовъ въ "От. Запискахъ" я прочель— и вновь умилился. Это прелесть!

"Боткину (В. П.) немного лучше, и есть надежда на окончательное выздоровленіе. Но если бы вы знали, какъ безобразно-грубо и . . . . . . выступиль въ немъ эгоисть. Это даже поразительно!.. Охъ, Павелъ Васильевичь, въ каждомъ человъкъ сидить звърь, укрощаемый одною только любовью. Я вамъ въ скоромъ времени опять напишу. А пока будьте здоровы и веселы и передайте мой дружелюбнъйшій поклонъ вашей невъстъ. Вашъ Ив. Т."

<sup>1)</sup> Графъ Николай Николаевичъ Толстой, какт уже упоминали, умеръ въ Гіерѣ, близъ Ниццы. Свиданіе это Тургенева съ будущимъ авторомъ "Войны и мира" про-исходило еще до октябрьской ихъ распри, о чемъ ниже.

Чѣмъ далѣе шло время, тѣмъ болѣе росло нетериѣніе моего парижскаго корреспондента и сочувствующихъ ему друзей. Вотъ какую записку получилъ я изъ Парижа отъ 6 (18) марта 1861.

"Дорогой Павель Васильевичь. Спасибо за депешу, оть которой у насъ у всехъ головы кругомъ пошли. Но, къ сожаленію, ничего положительнаго неизвъстно объ условіяхъ новаго Положенія. Толки ходять разные. Ради Бога, пишите мив, что и какъ у васъ все это происходить. Въроятно, я теперь раньше вернусь въ Петербургъ, чемъ предполагалъ; можеть быть, черезъ мъсяцъ я уже съ вами. Сюда прислалъ кто-то напечатанный эвземилярь Положенія, но его никавъ поймать можно. Теперь болъе чъмъ когда-либо надъюсь на вашу дружбу и жду отъ васъ писемъ. Я знаю: вы молодой теперь, и вамъ не до того; но время въдь необыкновенное. Передавайте всъ ваши впечатленія—все это теперь вдвойне дорого. Здёсь русскіе бъсятся: хороши представители нашего народа! Дай Богъ здоровья государю. Судя по тому, что здёсь говорится — мы бы никогда ничего путнаго не дождались. Бешенство безсилья отвратительно, но еще болве смвшно.

"Обнимаю вась отъ души и поздравляю и съ вашей личной, и съ нашей общей радостью. Не могу ни о чемъ другочъ писать. Я весь превратился въ ожиданіе. Преданный вамъ — Ив. Тургеневъ".

Присоединяемъ къ этимъ двумъ отзывамъ еще третье письмо, съ картиною того, что происходило въ Парижъ.

"Парижъ. 3 апръля 1861.

"Еще разить, еще, еще... Погибъ, погибъ сей мужъ въ плащъ!.."

—сказано въ какой-то поэмъ. Такъ и я—еще, еще, благодарю васъ, милъйшій П. В., что вы, несмотря на новую вашу жизнь, нашли время написать мнъ крайне любопытное и поучительное письмо о первыхъ дняхъ послъ объявленія манифеста. Двойное вамъ спасибо! Съ нъкоторыхъ поръ народы какъ будто дали себъ слово удивлять современниковъ и наблюдателей—и русскій народъ, и въ этомъ отношеніи, едва ли не перещеголять всъхъ своихъ сверстниковъ. Да, удивиль онъ насъ, хотя подумавъ и приглядъвшись—увидишь, что нечему было удивляться; это всегда случается послъ такъ-называемыхъ необыкновенныхъ событій и доказываеть только нашу близорукость. Сдѣлайте боже-

Россіи. Здёсь господа русскіе путешественники очень взволнованы и толкують о томь, что ихъ ограбили (изъ Положенія рёшительно не видать, какимъ образомъ ихъ грабять!), но принимають мёры къ устроенію своихъ дёлъ. Вёроятно, въ нынёшнемъ же году прекратится въ Россіи барщинная работа. Въ прошлое воскресеніе мы затёлли благодарственный молебенъ въ здёшней церкви — и священникъ Васильевъ произнесъ намъ очень умную и трогательную рёчь, отъ которой мы всплакнули. (NB. Много ушло изъ церкви до молебна). Передо мной стоялъ Н. И. Тургеневъ и тоже утиралъ слевы; для него это было въ родё: "нынё отпущаении раба твоего". Туть же находился старивъ Волконскій (декабристь). "Дожили мы до этого великаго дня", было въ умё и на устахъ у каждаго.

"Стораю жаждою быть въ Россіи. Ждите меня черезъ 4 неділи—никакъ не позже. Въ Петербургі пробуду дня три. Работа моя совсімъ пріостановилась; окончу ее, Богь дасть, въ деревні. На-дняхъ отправляю статейку въ "Вікъ".

"Въ теперешнюю минуту я боленъ. Прошлогодній нервическій кашель вернулся ко мнѣ, когда уже я могъ думать, что обойдусь безъ него, такъ какъ зима давно минула. Теперь сижу и налѣшль себѣ мушку, но весна меня вылечить. Дружески жму вамъруку и кланяюсь вашей женѣ и всѣмъ добрымъ пріятелямъ. Преданный вамъ И. Т.".

Итакъ, слезы умиленія пролились и въ Парижѣ, почти одновременно съ Петербургомъ. Ник. Иван. Тургеневъ и князь Волконскій имѣли основаніе прослезиться еще и потому, что мечты ихъ молодыхъ годовъ въ эпоху царствованія императора Александра I осуществлялись тогда, когда ихъ самихъ уже ожидала могила.

Этоть замічательный годь, однако же, начался съ дурными предзнаменованіями для Тургенева. Начать съ того, что второе изланіе его "Сочиненій", порученное г. Основскому, окончилось третейскимъ судомъ издателя со своими заимодавцами въ Москвів и полнымъ фіаско. Тургеневъ ропталь, не получая ничего отъ издателя, а вмісто слідующихъ ему суммъ въ нему безпрестанно приходили жалобы на недобросовістность издателя, занимавшаго кругомъ деньги, чтобы исполнять свои обязательства передъ подписчиками, на запоздалые или неудовлетворительные его счеты, даже на нівкоторые издательскіе его пріемы, имівшіе некрасивый видь. Тургеневъ быль раздраженъ. Впрочемъ, исторія съ

Основскимъ началась еще ранве, и уже можно было предвидеть, чемъ она кончится. Вотъ что писалъ мив Тургеневъ еще въ 1860 г.

"19 (31) ноября 1860. Парижъ. — Любезнъйшій другь П. В. Доложу вамъ, что я сильно почесалъ у себя въ затылкъ послъ вашего письма. Если Основскій, котораго я считаль честнымъ человъвомъ, выкинулъ такую штуку съ "Московскимъ Въстинвомъ" — то вто жъ ему помъщаетъ вывинуть таковую же и со мной, -т.-е. вмёсто 4,800, какъ сказано въ условіи, напечатать 6,000 и денегъ мнв не выслать? А деньги мнв крайне нужны, при теперешнихъ моихъ большихъ расходахъ-и при оказавшемся нежеланіи моихъ мужичковъ платить мив оброкъ, -- тоть самий оброкъ, за который они хотели быть благодарны по гробъ дней. А потому позвольте поручить вамъ мои "интересы", какъ говорять французы, хотя собственно я не вижу, что вы можете сдълать. Воть, однаво, что можно: черезъ московскихъ пріятелей, стороной, узнать о поступкахъ Основскаго; можно прибъгнуть въ Кетчеру или Ив. Вас. Павлову — однимъ словомъ — вамъ книги въ руки. Вы поступите съ свойственной вамъ аккуратностью и деликатностью.

"Я наконецъ серьезно принялся за свою новую повъсть, которая размърами превзойдеть "Наканунъ". Надо надъяться, что и участь ея будеть лучше. А впрочемъ это все въ рукахъ урны судьбы, какъ говориль одинъ мой товарищъ по университету. Разумъется, какъ только она окончится (а это будеть не скоро), вы первый ее прочтете. А для вашего превосходнаго баритона изготовляется другая статья, которую я, полагаю, прочесть сперва здъсь для нашего же общества моимъ сквернъйшимъ дискантомъ. Также началъ я письмо для "Въка", въ которомъ опесывается засъданіе медіумовъ, гдъ я присутствовалъ и гдъ происходили необыкновенныя, сиръчь, комическія штуки. Другихъ сторонъ парижской жизни я не изучалъ до сихъ поръ, да в врядъ ли успъю этимъ заняться при многочисленныхъ предстоящихъ мнъ работахъ.

"...Кстати не можете ли вы узнать, гдв собственно находятся теперь братья Авсаковы. О нихъ ходять здвсь самые разнорвчащіе слухи. Вы, можеть быть, слышали, что жена Огарева 1) пропадаеть безъ въсти, вмъсть съ своимъ ребенкомъ.

<sup>1)</sup> Первая и законная жена Огарева, урожденная Рославлева, а не Милославская, какъ ошибочно напечатано въ моей статьё "Идеалисты 80-хъ годовъ".

"Спасибо вамъ за Родіонова, Леонтьева и т. д., и т. д. Хлопочите также о нашемъ обществъ, противъ котораго, слышно, возстають нъсколько лицъ въ журналахъ. Кстати—извольте немедменно отправиться, по полученіи сего, къ гр. Ламбертъ (на Фурштатской, въ соб. домъ). Она говорила о нашемъ обществъ съ
Мейендорфомъ—и тотъ пожелалъ увидаться съ вами, и графина
мнъ пишетъ, чтобы я васъ послалъ къ ней. Теперь уже у васъ
ньтъ предлога не идти, и я васъ убъдительно прошу это сдълать
и предсказываю вамъ, что если вы это сдълаете—вы будете просиживать у ней три вечера въ недълю и—это будетъ доброе дъло
(я уже не говорю объ удовольствіи, которое вы чрезъ то получите), потому что она одинокая и больная женщина. Слышите,
пожалуйста, ступайте къ ней.

"Гіероглифовъ—издатель Писемскаго! Въ этомъ есть что-то тупо - величественное, какъ въ пирамидъ... Я останавливаюсь и нъмъю.

"Я изръдка видаюсь здъсь съ Чичеринымъ — вотъ, батюшка, разочарованный человъкъ! Левъ Толстой все въ Іеръ (Hyères), собирается, однако, сюда прівхать.

"Vale et me ama. (Прощай и люби меня — Цицеронъ такъ оканчивалъ свои письма). Жму вамъ крѣпко руку. Вашъ Ив. Т."

Между тёмъ, раздраженіе Тургенева противъ Основскаго выросло до такой степени, что разрёшилось ругательствами, которыя мы выпускаемъ, хотя Тургеневъ продолжалъ молчать великодушно о собственныхъ потеряхъ.

"Парижъ, 7 (19) января 1861. — Спасибо за сообщенныя извъстія объ изданіи. Я вчера получиль письмо отъ Плещеева съ подробнъйщимъ изложеніемъ дѣла. Я ему сегодня же написаль—и поручиль ему сговориться съ Фетомъ для обоюдо-остраго дѣйствія. Но, кажется, я останусь въ дуракахъ, хотя особенной грусти по этому поводу не чувствую. Такъ и быть! Но ктобы подумалъ, что Основскій...

"Потешаніе надо мною "Свистка" не удивляєть меня и могу прибавить, не обинуясь — нисколько меня не оскорбляєть. Все это въ порядке вещей. Но описаніе ваше нравственнаго состоянія петербургской жизни есть саро d'opera. Размышляя о немъ, начинаешь понимать, какъ въ разлагающемся животномъ зарожнаются черви. Старый порядокъ разваливается, и вызванныя къ жизни броженіемъ гнили — выползають на свёть божій разныя гниды, въ лицахъ которыхъ мы—къ сожаленію — слишкомъ часто

узнаёмъ своихъ знакомыхъ... Я на дняхъ видёлъ засыпающаго, хотя дёльнаго, Слепцова. Изъ его словъ я могъ заключить, что "общество" наше провалилось (я говорю объ обществъ распространенія грамотности). Онъ не отчаявался провести эту мысль въ другомъ видъ, но это, кажется, вздоръ. Лишь бы наше другое общество (т.-е. литературнаго фонда) продолжало преуспъвать! Я надъюсь недъль черезъ 6 устроить для него здъсь чтеніе, а пока извините меня передъ комитетомъ, что я до сихъ поръ не выслаль должныхъ мною 5 проц. съ прошлогодней литературной выручки и увърьте ихъ, что это будеть исполнено очень скоро. Мнѣ придетси заплатить 250 р. сер. Нельзя ли доставить по почть біографію Шамиля? Меня объ этомъ просять для одной здъшней Revue. Кстати—поклонитесь отъ меня земно Макарову за высылку "Искры". Хотя интереснаго въ ней мало, но она поддерживаеть въ моемъ носъ запахъ петербургской жизни, а это важно. — На дняхъ здёсь проёхалъ человёконенавидецъ Успенскій (Николай) и об'єдаль у меня. И онъ счель долгомъ бранить Пушкина, увъряя, что Пушкинъ во всъхъ своихъ стихотвореніяхъ только и дёлаль, что кричаль: "на бой, на бой за святую Русь". Онъ, однако, не вполнъ одобряетъ Добролюбова. Мнъ почемуто кажется, что онъ съума сойдетъ.

"Ну—прощайте пока. Жду вашего письма съ необычайнымъ нетерпѣніемъ. Будьте здоровы и кланяйтесь всѣмъ друзьямъ. Преданный вамъ Ив. Т.".

Бывшій лицеисть, молодой и въ высшей степени честный, Слінцовь не засыпаль, когда нужно было ходатайствовать за ближняго или оказать ему діятельную помощь. Можно только пожаліть, что энергія и выдержка у него не были въ уровень съ добрыми намітреніями и пожеланіями его благороднаго характера. Николай Успенскій, неожиданно замолкшій, посліт ссоры съ первымь издателемь своихъ разсказовь, Н. А. Некрасовымь, кажется, здравствуеть и до сихъ поръ, въ полномъ обладаніи своихъ умственныхъ способностей.

Какъ удивились пріятели Тургенева, разсчитывавшіе на его поддержку въ ихъ разсчеть съ Основскимъ, когда получили отъ него формальный отказъ участвовать въ какихъ-либо заявленіяхъ и протестахъ противъ издателя, нанесшаго такой ущербъ ему и погубившаго цълое предпріятіе. Въ числъ негодующихъ тогда находился одинъ изъ заимодавцевъ Основскаго и горячій энтузіасть самого Тургенева, котораго онъ называлъ основателемъ русскаго женскаго Олимпа, населеннаго богинями непогръщимой

нравственной чистоты и прямой, неуклонной воли-именно извъстний умный, даровитый писатель Иванъ Вас. Павловъ. Г. Павловъ разорвалъ дружелюбныя сношенія съ Тургеневымъ, не пони-. мая-какъ можно потворствовать явному нарушению своихъ обязанностей и поврывать ихъ модчаніемъ и своимъ именемъ. Но у Тургенева были и логическія, а всего болье гуманныя причины поступать такъ, какъ онъ сдълалъ. Прежде всего первой причиною неудачи "изданія своихъ сочиненій" быль онъ самъ: онъ поручиль дівло человіну, не отвінавшему идеалу литературнаго дівятеля, но очень хорошо отвінавшему старой привычкі Тургенева предполагать въ простыхъ, малоразвитыхъ людяхъ основы иногда тупой н досадной, но всегда стойкой и неизменной честности. Что касается до высоко гуманныхъ основаній его поведенія, мы даже рвивемся выдвлить изъ перециски одно задушевное письмо его, вовсе не предназначавшееся для публики, но разоблачающее въ спльной и блестящей степени правила и начала Тургенева. Пусть упрекъ въ нескромности падетъ на меня, но скрыть одну черту его характера я не могъ.

"Парижъ, 16 (28) января 1861. — Наконецъ получилъ я столь давно ожиданное оть васъ письмо, милый другъ — и вы, въроятно, не будете сомнъваться въ моихъ словахъ, когда я скажу вамъ, что никто изо всёхъ вашихъ пріятелей такъ искренно не обрадовался сообщенному вами извёстію, какъ я. Моя привязанность къ вамъ старинная, сердечная, а потому и радость была большая. Вамъ извёстны также мои чувства, къ вашей будущей жень, которой прошу передать мой самый дружескій и горячій привътъ. Теперь это событіе — столь неожиданное съ перваго разу -кажется мив совершенно естественнымь и необходимымь - и чемъ больше я о немъ думаю, темъ отраднее и прекраснее представляется мив ваша будущая жизнь. Слава Богу! Свиль себв человъвъ гитело, вошелъ въ пристань-не вст мы, стало быть, еще пропали! То, о чемъ я иногда мечталъ для самого себя, что носилось передо мною, когда я рисоваль образь Лаврецкаго свершилось надъ вами-- и я могу признать все, что дружба имбетъ бытороднаго и чистаго въ томъ светломъ чувстве, съ которымъ я благословаяю васъ на долгое и полное счастье. Это чувство темъ светлее, чемъ гуще ложатся тени на собственное мое будущее; я это сознаю и радуюсь безкорыстію своего сердца.

Марья Алекс. (Марко-Вовчокъ), которой я сообщиль ваше письмо, отъ души васъ поздравляетъ. Я непремънно хочу увидъть васъ обоихъ передъ вашимъ отъвздомъ въ деревню. Я ж безъ того хотёль вернуться въ Россію въ апрёлё мёсяцё, а теперь это уже дёло рёшенное. 15 (27) апрёля я въ Петербургё—можеть быть, даже раньше. Посмотрю на васъ, прочту вамъ свою новую повёсть и отпущу васъ—съ Богомъ— "къ четырехъ-угольнымъ грибамъ" 1). Итакъ ждите меня черезъ три мёсяца.

"Я получиль длинное письмо отъ Основскаго, и, оказывается, что онь дъйствительно быль оклеветанъ—и достоинъ сожальнія. До него, между прочимь, дошли слухи—будто я поручаль вамъ употребить противъ него полицейскія мѣры; будьте такъ добры, напишите ему въ двухъ словахъ, что я ничего подобнаго вамъ не поручаль: это подниметь этого придавленнаго человъка, который въ одно и то же время разоренъ и опозоренъ. Зная ваше доброе сердце, я не сомнъваюсь въ томъ, что вы немедленно это сдълаете. Я не могъ не усомниться въ немъ, вслъдствіе писемъ отъ его же пріятелей, но я никогда не позволиль би себъ осудить окончательно человъка бездоказательно.

"Ну, а за симъ—прощайте. Еще и еще поздравляю вась и връпко васъ обнимаю и лобызаю въ объ ланиты; а вашей невъсть позволяю себъ поцъловать руку. Кланяйтесь всъмъ пріятелямъ и будьте здоровы и благополучны. Любящій васъ Ив. Т."

Особый эпизодъ-устраненіе распри съ гр. Л. Н. Толстымъ приходится въ этому же времени. Съ апреля месяца Тургеневъ находился уже въ своей деревнъ, Спасскомъ, гдъ и произошла сцена ихъ столкновенія. Тургеневъ во всёхъ своихъ письмахъ заявляеть, что первымъ виновникомъ ссоры быль онъ самъ своимъ неосторожнымъ словомъ, что и должно было предполагать, зная его старую привычку, не кстати возобновившуюся тогда, а именно, отвъчать ядовитымь замічаніемь на всякую річь, которая ему не нравилась, а такихъ рвчей было не мало у гр. Л. Н. Толстого въ последнихъ сношеніяхъ его съ Тургеневымъ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, которое сейчасъ же увидимъ, Тургеневъ старается увършть, что Толстой его ненавидёль съ самаго начала, и самь онъ, Тургеневъ, никогда не любилъ его, но вследъ затемъ являются отъ Ивана Сергвевича извъстія совершенно противоположнаго синсла и характера. Такіе повороты мысли встрівчаются очень него, да и въ перепискъ, какая далъе прилагается, не ръдкость

<sup>1)</sup> Четирехъ-угольные гриби, такіе же пруди, толстие корни и другія принадлежности деревни, гдв я жиль літомъ, видумани били Тургеневымъ для того, чтоби привести въ соотвітствіе обстановку моей резиденціи съ ея хозлиномъ или предполагаемымъ наружнимъ его видомъ. Они много потівшали общихъ нашихъ друзей.

найти то же самое. Имъ объясняются также и насмъщливые отзывы его о лицахъ, горячо и искренно имъ любимыхъ. Смущаться или останавливаться передъ такимъ явленіемъ можеть только тоть, кто незнакомъ съ обыкновеннымъ, природнымъ, такъ сказать, свойствомъ всякой переписки. Людямъ, занимающимся составленіемъ характеристикъ замівчательныхъ современвиковъ на основании такихъ, повидимому, несомивниныхъ документовъ, какъ подлинныя письма — можно только рекомендовать большую осторожность при выводахъ, къ какимъ документы эти дають поводъ. Въ иностранныхъ литературахъ мы имфемъ многочисленные примёры, къ какимъ ложнымъ заключеніямъ приводять даже любопытныя, а особенно весьма пикантныя изданія, опубливованныя вскор' посл' смерти зам' чательных личностей и содержащія ихъ интимную и задушевную переписку! (см. Lettres de Merimée à une inconnue, переписку Варнгагена ф. Энзе съ Алекс. Гумбольдтомъ, изданную г-жей Ассингъ, и проч., и проч.). Каждая переписка заключаеть въ себъ столько случайныхъ настроеній автора, столько желанія сказать бол ве того, что находилось въ мысли и чувствъ ся автора, что часто приговоры ся о людяхъ и вещахъ противоречать действительному ихъ значенію. Издателю необходимо знать сущность коренныхъ нравственныхъ основъ писателя, чтобъ исправлять мимолетныя увлеченія его пера и не давать имъ смысла общественныхъ обличеній, чистосердечныхъ откровеній.

"Село Спасское, 7 (19) іюня 1861.

"Не ожидаль я, carissimo mio Annenkovio, что вы такъ и пробдете черевъ Москву, не обрадовавъ меня присылкой вашихъ достолюбезныхъ "паттдемущей", несмотря на привътъ и поклонъ, посланные вамъ отъ меня черезъ лънивъйшаго изъ кохловъ, Ивана Ильича (Маслова)! Но видно, Москва васъ закружила вихремъ, и я посылаю вамъ сію мою цидулу въ симбирскую губернію, въ страну четырехъ-угольныхъ грибовъ, толстыхъ корней, еtc., еtc. Надъюсь, что въ уединеніи и тишинъ деревенской вы найдете болтье времени отозваться на мой голосъ.

"Такъ какъ я жду отъ васъ подробностей о вашемъ житъйбытъй—то я дерзаю предполагать, что и отъ меня вы ждете тавовыхъ же новостей, а потому приступаю къ передаванію оныхъ. (Замёчаете ли вы, какъ я подражаю вашему стилю!)

"Я вдоровъ—это главное; работаю потихоньку—это не совсёмъ хорошо; гуляю въ ожиданіи охоты; вижусь съ нёкоими сосёдями. Объясняемся съ мужиками, которые изъявили мнё свое благово-

лёніе: мои уступки доходять почти до подлости. Но вы знаете сами (и вёроятно въ деревнё узнаете еще лучне), что за птица русскій мужикъ: надёяться на него въ дёлё выкупа—безуміе. Они даже на оброкъ не переходять, чтобы, во 1-хъ, не "обвязаться"; во 2-хъ, не лишить себя вовможности прескверно справлять трехъ-дневную барщину. Всякіе доводы теперь безсильни. Вы имъ сто разъ докажете, что на барщинъ они теряють сто на сто; они вамъ все-таки отвётять что "несогласны-моль". Оброчные даже завидують барщиннымъ, что воть имъ вышла льгота, а намъ—нёть. Къ счастью, здёсь въ Спасскомъ мужики съ прошлаго года на оброкъ.

"Я видъть Фета и даже быть у него. Онъ пріобръть себь за фабуловную сумму въ 70 верстахъ отсюда 200 десятинъ голой, безлъсной, безводной земли съ небольшимъ домомъ, который виднъется кругомъ на 5 версть, и возлъ котораго онъ вирылъ прудъ, который ущолъ, и посадилъ березки, которыя не принялись... Не знаю, какъ онъ выдержить эту жизнь (точно въ пирогъ себя запекъ), и главное, какъ его жена не сойдетъ съ ума отъ тоски. Малый онъ, по прежнему, превосходный, милый, забавный—и, по своему, весьма умный.

"Въ этой же деревнъ совершилось непріятное событіе... Я окончательно разсорился съ Л. Н. Толстымъ (дъло, ептте поиз. на волоскъ висъло отъ дуэли... и теперь еще этотъ волосокъ не порвался). В и н о в а тъ бы л ъ я, но взрывъ былъ, говоря ученымъ языкомъ, обусловленъ нашей давнишней непріязнью и антипатіей нашихъ объихъ натуръ. Я чувствовалъ, что онъ меня ненавидълъ и не понималъ, почему онъ — нътъ-нътъ, и возвратится ко мнъ. Я долженъ былъ, по-прежнему, держаться въ отдаленіи, попробовалъ сойтись — и чутъ было не сошелся съ нимъ на барьеръ. И я е г о не любилъ никог да, — къ чему же было давнымъ-давно не понять все это?..

"Я постараюсь вамъ переслать первую (переписанную) половину моего романа. Разумбется, вы должны мив свазать всю правду. Но сперва напишите мив... Помнится, изъ Симбирска въ Орелъ, т.-е. въ Мценскъ, почта шла чуть не полтора года. Авось въ нынашнее время, когда и т. д., произойдеть улучшение.

"Передайте мой самый задушевный повлонъ вашей женв. Говорять, москвичи ее на рукахъ носили. Въ этомъ нътъ ничего удивительнаго, но это меня радуетъ тъмъ не менъе.

"Не забудьте, что будущей весной я у васъ крещу сына Ивана. Ну, прощайте, милый мой. Жду отвёта отъ васъ и дружески, крепко жму вамъ руку. Вашъ И. Т."

Для пониманія этого письма необходимо вспомнить, что оно написано тогда, когда "Положеніе о крестьянахъ" еще не виало "обявательнаго выкупа" надъловъ и требовало предварительнаго переведенія земледівльцевь на оброкь, а потомь уже допусвало сделки съ ними. Воть этого двойного соглашения и трудно было добиться у объихъ сторонъ, владътельской и крестьянской, такъ что объ пришли къ убъждению, что и освобождение крестьянъ есть война, а не миръ. Именіе Тургенева принадлежало еще въ счастливымъ по отношенію въ освобожденію. Управляющій имъ, дядя И. С. Тургенева, упоминаемый въ запискахъ г-жи Житовой о семьв Тургеневыхъ, Николай Николаевичъ Тургеневъ, былъ опытный хозяннь. Покамёсть помещика увещеваль бывшиха своиха подчиненныхъ, онъ отмежеваль во всёхъ именіяхъ своего доверителя крестьянскіе надёлы согласно "уставнымъ грамотамъ" и тыть приготовиль ихъ переходъ на оброкъ и на выкупъ. Последній и состоялся почти вследь за темь. Ивань Сергеевичь могь гордиться, что онъ быль одинь изъ первыхъ разсчитавшихся окончательно съ крестьянами, кром' благод вяній и услугь, на которыя онъ быль щедръ, и которыя всегда оказываль и потомъ своимъ ех-криостнымъ.

Впоследствии отношенія между владельнемь села Спасскаго и его управителемь значительно спутались. Трудно сказать, не им'єм подь рукой документовь, кто быль изъ нихъ правь. По слухамъ и ходячимъ толкамъ, управляющій Н. Н. Туртеневь будто бы воспользовался безденежнымъ вевселемъ въ 50,000, даннымъ ему владельцемъ, съ цёлью обезпеченія его на случай преждевременной смерти И. С. Тургенева, и представилъ вексель ко взысканію при жизни племянника, будучи еще даже управляющимъ всёми его им'єніями. Неизбежнымъ следствіемъ того являлась или продажа части этого вычынія, или того добра, какое въ немъ находилось. Иванъ Сергевнчъ искаль занять такую сумму, и не усмёвь въ томъ, принужденъ быль продать великоленную виллу, построенную имъ въ Баденъ, московскому банкиру Ахенбаху и, такимъ образомъ, расквитался съ фиктивнымъ своимъ долгомъ.

Но все это только слухи; переходимъ опять въ фактамъ. Въ сентябрв 1861 г. Тургеневъ покинулъ Спасское и явился въ Петербургъ, а въ началъ октября находимъ его опять въ Парижъ, откуда онъ и послалъ слъдующее письмо. Въ немъ онъ увъдомляетъ о получении моего отчета о романъ "Отцы и дъти", много занимавшемъ его, какъ увидимъ, все лъто въ Спасскомъ, а также продолжаетъ разсказъ о своей исторіи съ Л. Н. Толстымъ.

"Парижъ. 1 (13) октября 1861. Rue de Rivoli, 210.

"Любезнъйшій П. В., примите отъ меня искреннюю благодарность за ваше письмо, въ которомъ высказывается мивніе о моей повъсти. Оно меня очень порадовало, тъмъ болъе, что довъріе къ собственному труду было сильно потрясено во мив. Со всеми замечаніями вашими я вполне согласень (темь более, что и В. П. Боткинъ находить ихъ справедливыми) и съ завтрапіняго дня принимаюсь за исправленія и передёлки, которыя примуть, віроятно, довольно большіе разміры, о чемъ уже я писаль къ Каткову. Времени у меня еще много впереди. Боткинъ, который видимо поправляется, сдёлаль миё тоже нёсколько дёльных замъчаній и расходится съ вами только въ одномъ: ему лицо Аяни Сергъевны мало нравится. Но мнъ кажется, я вижу, какъ и что надо сдълать, чтобы привести всю штуку въ надлежащее равновъсіе. По окончаніи работы я вамъ ее пришлю, а вы доставите ее Каткову. Но довольно объ этомъ и еще разъискреннее и горячее спасибо.

"Остальныя извёстія, сообщенныя вами, невеселы. Что дёлать! Дай Богь, чтобы хуже не было! Пожалуйста,—tenez moi au courant. Это очень важно, и я опять-таки надёюсь, на ваше всегдащнее и старинное благодущіє.

"Здёсь (то-есть у меня) идеть все порядочно и здоровье мое недурно... Только и я имёю вамъ сообщить не совсёмъ веселое извёстіе: послё долгой борьбы съ самимъ собою, я послаль Толстому вызовъ и сообщиль его Кетчеру для того, чтобы онъ противодёйствоваль распущеннымъ въ Москве слухамъ. Въ этой исторіи, кромё начала, въ которомъ я виноватъ, я сдёлаль все, чтобы избёгнуть этой глупой развязки; но Толстому угодно было поставить меня а и ріеd du mur (Тютчевы могуть вамъ подробно разсказать все)—и я не могъ поступить иначе. Весною въ Тулё мы станемъ другъ передъ другомъ. Впрочемъ, воть вамъ копія моего письма къ нему:

"М. г. Передъ самымъ моимъ отъевдомъ изъ Петербурга, я узналъ, что вы распространили въ Москве вопію съ последняго вашего письма ко мне, причемъ называете меня трусомъ, не желавшимъ драться съ вами, и т. д. Вернуться въ тульскую губ. было мне невозможно, и я продолжалъ свое путешествіе. Но такъ какъ я считаю подобный вашъ поступокъ, после всего того, что я сделалъ, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово—и оскорбительнымъ, и безчестнымъ, то предваряю васъ, что я на этотъ разъ не оставлю его безъ вниманія и возвращаясь будущей весной въ Россію, потребую отъ васъ удовлетвощаясь будущей весной въ Россію, потребую отъ васъ удовлетво-

ренія. Считаю нужнымъ ув'єдомить васъ, что я изв'єстиль о моємъ нам'єреніи моихъ друзей въ Москв'є для того, чтобы они противод'єйствовали распущеннымъ вами слухамъ. И. Т."

"Воть и выйдеть, что самъ я посмѣивался надъ дворянской замашкой драться (въ Павлѣ Петровичѣ) 1), и самъ же поступлю, какъ онъ. Но видно, такъ уже было написано въ книгѣ Судебъ.

"Ну, прощайте, мой милый П. В. Поклонитесь вашей женъ и всъмъ пріятелямъ и примите отъ меня самый кръпкій shake-hand. Вашъ И. Т."

"P. S. Арапетовъ здёсь... Какъ мы объдали вчера съ нимъ и съ Боткинымъ!"

Итакъ, еще въ Петербургъ застало Тургенева извъстіе о слухъ, гулявшемъ по Москвъ уже давно, но вартель Толстому онь послаль уже изъ Парижа. Можеть быть, что усилія его примириться съ осворбленнымъ другомъ и были первой причиной зародившейся сплетии. Гораздо труднее разъяснить, что московсвіе друзья, віроятно, лучше знавшіе основы происшедшаго столкновенія, сов'єтовали Тургеневу разъ навсегда, такъ или иначе, повончить съ Толстымъ и настаивали на приняти и ускорении дуэли. Тургеневъ дъйствоваль наобороть. Послъ сцены въ Спасскомъ, Толстой тотчасъ же увхаль, оставивъ тамъ только свой вызовъ. На другой день Иванъ Серг. послалъ довъреннаго человыва въ сосыднюю деревню къ Толстому выразить ему глубочайшее сожальніе о происпедшемъ наванунь, и вь случаь, если онъ не приметь извиненія, условиться о місті и часі ихъ встрівчи н объ условіяхъ боя. Дов'вренное лицо не застало Толстого дома; онъ увхаль въ тульскую губернію, въ другую свою деревню, чуть ли не въ извъстную "Ясную Поляну". Довъренное лицо исполнило точно свое поручение. Толстой объявиль, что драться съ Тургеневымъ онъ теперь не намеренъ для того, чтобы не сделать ихъ обоихъ сказкой читающей русской публики, которую онъ питать скандалами не имбеть ни охоты, ни повода. Извиненій Тургенева онъ, однако же, какъ было слышно тогда, не приняль, а вм'есто того отв'вчаль письмомь, которое и дало поводъ Тургеневу сказать: "дёло висёло на волосокъ отъ дуэли, и теперь еще волосокъ не порвался"; онъ и порвался бы действительно, еслибы не случилось совершенно неожиданнаго обстоя-

<sup>1)</sup> Кирсановѣ изъ "Отцовъ и дѣтей". Павелъ Петровичъ Кирсановъ дрался, какъ вомнить читатель, на дуэли съ Базаровымъ и легко раненый возвратился лечиться въ деревию и эффектно выздоравливать.

тельства. Оказалось, что вся исторія о письмі и весь слухь объ изворотливости и трусости Ивана Сергівевича суть не боліве, какъ произведенія фантазіи чьего-то досужаго ума. Проживая еще въ деревні, я получиль изъ Петербурга и почти вслідъ за приведеннымъ выше письмомъ изъ Парижа, еще записку отъ Тургенева изъ Петербурга такого содержанія 1):

"26 овтября (7 ноября) 1861. С.-Петербургъ.

"Любезный П. В. Я начинаю терять надежду получить отъ васъ письмо, хотя бы съ простымъ извъщеніемъ, что вы здоровы; —и если я теперь пишу къ вамъ, то единственно съ цълью извъстить васъ о слъдующемъ: я получилъ отъ Л. Н. Толстого письмо, въ которомъ онъ объявляетъ мнъ, что слухъ о распространеніи имъ копіи оскорбительнаго для меня письма есть чистая выдумка. вслъдствіе чего мой вызовъ становится недъйствительнымъ, —и мы драться не будемъ, чему я, конечно, очень радъ. Сообщите это Колбасину —и пусть онъ менъе въритъ своимъ друзьямъ. Желалъ бы я также узнать ваше мнъніе на счеть печатанія моей повъсти, но на васъ нашла нъмота, и я очень былъ бы радъ узнать, что вы, по крайней мъръ, живы и здоровы. Кланяюсь всъмъ вашимъ и жму вамъ руку. И. Т."

Тавъ и кончилось дёло, которому и начинаться не слёдовало бы. Полное примиреніе между врагами произошло за годъ или за два до смерти одного изъ нихъ и притомъ произошло по письму гр. Л. Н. Толстого, которато, къ сожалёнію, не имёю подъ рукой. Тургеневъ сохраняль до послёдняго дня своего воспоминанія о немъ, какъ о трогательнёйшемъ сердечномъ воштё человёка, призывающаго старыя, простыя, дружескія связи и сношенія. Онъ ихъ получиль вполнё и охотно, тавъ что прежнія увёренія Тургенева, что онъ никогда не любилъ Толстого, должно опять считать не болёе, какъ вспышкою и увлеченіями пріятельской переписки.

Такъ прошли первые полгода. Остальная половина посвящена была преимущественно созданію "Отцовъ и дѣтей" и выражаеть въ перепискѣ всѣ перипетіи, чрезъ которыя романъ проходыть

<sup>&#</sup>x27;) Ми изъясияемъ то обстоятельство, что записка помѣчена: "С.-Петербург» послѣ того, какъ на предъидущемъ письмѣ сдѣлана отмѣтка: "Парижъ" — предположеніемъ слѣдующаго рода. Слухъ о московской сплетиѣ засталъ еще Тургенева на берегахъ Неви, какъ знаемъ. Онъ тогда же написалъ Толстому письмо, копію съ котораго переслаль миѣ изъ Парижа, и тогда же получиль отвѣть отъ послѣдняго, которыѣ сообщаль миѣ теперь изъ Петербурга, еще имъ непокинутаго.

въ его умѣ, да бесѣдамъ съ мужиками, а наконецъ, съ ноября, извѣстіямъ о Парижѣ. Сведенныя вмѣстѣ и поставленныя рядомъ другъ съ другомъ данныя эти представляють очень занимательную и довольно пеструю картину. Относительно "Положенія о крестьянахъ" и Тургеневъ пришелъ, наконецъ, къ заключенію, что всякіе выводы изъ него, въ эту эпоху оригинальнаго усвоенія его народомъ, были бы и преждевременны, и ложны. Я получиль отъ него, по лѣту, такое письмо:

"Село Спасское. 10 іюля 1861.

"Милый П. В., —давно мит следовало отвечать на ваше письмо изъ Чирькова, но я только-что вернулся съ охотничьей экспедиціи, совершенной нами витесть съ Фетомъ, —экспедиціи, которая, кромт ряда самыхъ непріятно-комическихъ несчастій и неудачъ, не представила ничего замтчательнаго. Я потераль собаку, зашибъ себть ногу, ночью въ карповскомъ трактирт чуть не умерь —однимъ словомъ, чепуха вышла не суразная, какъ говоритъ Фетъ. Теперь я снова подъ кровомъ спасскаго дома и отдихаю отъ вста этихъ треволненій, —следовательно настало лучшее время, чтобъ перекинуться съ вами двумя-тремя словами.

Но, прежде всего, --- ни слова о крестьянскомъ дътъ (хотя я очень вамъ благодаренъ за доставленныя подробности). Это дёло растеть, ширится, движется, во весь просторъ россійской жизни, принимая формы большей частью безобразныя. И хотёть теперь сделать ему какой-нибудь путный résumé—было бы безуміемь, даже предвидъть за-долго ничего нельзя. Мы всв окружены этими волнами, и онв несуть насъ. Пока можно только сказать, что здесь все тихо, волости учреждены и сельскіе старосты введены, а мужички поняли одно, - что ихъ бить нельзя и что барская власть вообще послаблена, вследствіе чего должно "не забывать себя"; мелкопомъстные дворяне вопять, а исправники стегають ежедневно, но по-немногу. Общая картина, при предстоящемъ худомъ урожат, не изъ самыхъ красивыхъ, но бывають и хуже. На оброкъ крестьяне не идуть, и на новыя свои власти смотрять странными глазами... но въ работникахъ пока нътъ недостатка, а это главное. Будемъ выжидать дальнъйшаго.

"Работа моя быстро подвигается къ концу. Какъ бы я быль радъ показать ее вамъ и послушать вашего сужденія!.. Но какъ это сділать? Я хотіль-было послать вамъ первую часть, но теперь, когда уже обі части почти готовы, мит не хочется подвергать мою работу впечатлініямъ и сужденіямъ въ разбивку. Умудрюсь, какъ-нибудь, послать вамъ всю штуку, о которой я,

разум'вется, въ теперешнее время совершенно не знаю, что сказать.

"Ну-съ, а какъ идетъ ваша женатая жизнь? Должно быть, отлично... Дай вамъ Богъ всякихъ удовольствій побольше, начиная, разумбется, съ удовольствія быть родителемъ.

"Нелёпое мое дёло съ Толстымъ окончательно замерло, т.-е. мы окончательно разошлись, но драться уже не будемъ <sup>1</sup>). То-то была чепуха! Но я повторяю, что виноватымъ въ ней былъ я. Когда-нибудь, на досугѣ, разскажу вамъ всю эту ерунду, выражаясь слогомъ писателей "Современника".

"Отъ моей дочки письма приходять довольно аккуратно. Она въ Швейцарін. Какъ бы я желалъ выдать ее замужъ <sup>2</sup>) осенью или въ первые зимніе місяцы, чтобы хотя къ Новому году прибыть въ Петербургъ!

"Прощайте, carissimo; жму вашу лапку и цёлую ручку вашей жены. Вашъ И. Т."

Последнія письма изъ Спасскаго относятся къ 18 и 28 августа 1861 г. Въ одномъ изъ нихъ онъ извещаеть объ окончаніи романа "Отцы и дети", 20-го іюля. Судя по сведеніямъ, какія имемъ—романъ писался почти около года, часто прерываясь, и шелъ то ускоренными, то медленными шагами. Ему предстояли еще целые полгода поправокъ, измененій, переговоровъ, пока онъ явился въ печати и произвелъ то впечатленіе, о которомъ еще будемъ говорить. Не даромъ, замечалъ самъ авторъ, что онъ работалъ надъ нимъ усердно, долго, добросовестно. Значительная доля труда и таланта, положенная на его созданіе, только и могли упрочить ему тотъ громадный успехъ и ту враждебность, какими онъ пользовался въ свое время. Представляемъ покаместь последнія письма изъ Спасскаго:

"Село Спасское. 6 (18) августа 1861. "Мнъ давно слъдовало написать вамъ, дорогой П. В.,—но

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Писано еще до разръшенія всего вопроса въ октябръ, о чемъ уже было говорено.

<sup>3)</sup> С. П. Б—ъ, въ своихъ "Воспоминаніяхъ о сель Спасскомъ-Лутовиновь в Н. С. Тургеневь", изданныхъ въ январьской книжей "Русскаго Въстинка", и туть дълаеть ошибку, говоря, что Тургеневъ выдаль свою дочь за "французскаго фабриканта Шамера", разорившагося будто бы при франко-прусской войнь. Г-нъ Шамеро женать на одной изъ дочерей г-жи Віардо и никогда не быль фабрикантомъ: опъвлядьть и теперь владьеть одною изъ первыхъ типографій въ Парижь, основанной въ прошедшемъ стольтій Фирменомъ Дидо—извыстная издательская фирма.

чорть знаеть, вакь это выходило: собирался безпрестанно, а шиму только теперь. Извините великодушно и выслушайте снисходительно.

"О моей глупости съ Т. (Толстымъ)—говорить не стану, она давно упала въ Лету, оставивъ во миѣ ощущеніе стыда и конфуза, которое возобновляется всякій разъ, какъ только воспоминаніе коснется всей этой нелѣпой продѣлки. Мимо!

"Мой трудъ оконченъ наконецъ.—20 іюля нанисаль я блаженное последнее слово. Работаль я усердно, долго, добросовестно: вышла длинная вещь (листами двумя печатными длиннее "Дворянскаго гнезда"). Цель я, кажется, поставиль себе верно, а попаль ли въ нее—Богъ знаетъ.

"А отсюда выбажаю около 25-го, и передавая рукопись Каткову, непремённо потребую, чтобы онъ даль вамь ее прочесть (такъ какъ, вёроятно, раньше ноября эта вещь не явится 1), а вы непремённо напишите мнё подробную критику въ Парижърове restante. Такъ какъ у меня будеть черновая тетрадь, то инё можно будеть сдёлать нужныя измёненія и выслать ихъ заблаговременно въ Москву. Если вы не скоро пріёдете въ сей послёдній городъ, то я скажу Каткову, чтобы онъ велёль перешсать и послать вамъ рукопись.

"Провель я лъто здъсь порядочно; ни разу не болъль, но охотился очень несчастливо. Дъла по крестьянскому вопросу (что касъется до меня) остаются въ statu quo—до будущаго года; надъюсь, однако, уломать здъшнихъ крестьянъ на подписаніе уставной грамоты. До сихъ поръ они очень упорствують и носятся съ разными задними мыслями, которыхъ, разумъется, не высказывають.

"Читаю я мало, и то, что мит попадается изъ русскихъ журналовъ, не очень способно возбудить желаніе подобнаго упражненія. Совершился какой-то наплывъ бездарныхъ и рьяныхъ семинаровъ—и появилась новая, лающая и рыкающая литература. Что изъ этого выйдеть—неизвёстно,—но вотъ и мы попали въ старое поколівніе, не понимающее новыхъ діль и новыхъ словъ. А Вікъ-то, Вікъ! Хуже этого нашего журнала еще не бывало.

"Вы еще успъете написать мив, если отвътите тотчась, сюда: долго ли вы думаете еще прожить въ деревив, и какіе ваши планы на зиму? Мои же планы не отъ меня зависять, а отъ того, когда и какъ выдамъ я свою дочь и выдамъ ли ее. Очень бы хотвлось хотя въ январъ вернуться въ Питеръ.

<sup>1)</sup> Она явилась въ мартъ 1862, во второй книжет "Русскаго Вългика", какъ знасиъ. Всъ слова курсивомъ назначени авторомъ письма.

"Здёсь я очень часто вижу Фета. Онъ, по прежнему, очень хорошій малый. Впрочемъ, новыхъ знакомствъ, какъ и новыхъ чувствъ, новыхъ намёреній—нётъ. Мы ужъ рады теперь, когда продолжаемъ безбёдно.

"Ну прощайте, милый П. В. Когда увидимся—Богъ вёсть. А вы не оставляйте меня своими письмами, на воторыя я буду отвечать исправно, по старому. Обнимаю вась—преданный вамъ И. Т."

Черезъ 10 дней получена была изъ Спасскаго коротенькая записка, которую здёсь прилагаемъ, несмотря на то, что она содержить похвальный отзывъ объ одной изъ моихъ статеекъ, но біографическое ен значеніе отъ этого не уменьшается.

"Село Спасское, 28 августа 1861.—Милый П. В. Я не могу увхать изъ Спасскаго (это событе совершится завтра), не отозвавшись хотя коротенькимъ словомъ на ваше дружелюбное письмо. Мнь очень жаль, что не увижу вась передъ моимъ путешествіемъ за границу; авось свидимся въ февралъ-потому что я лишней минуты не пробуду въ Парижъ. Моя повъсть будеть вручена Каткову, съ особенной инструкціей, а именно: по прибытіи вашемъ въ Москву рукопись должна быть вручена вамъ, и вы, по прочтеніи, напишите мив въ Парижъ подробное ваше мивніе, съ критикою того, что вы найдете недостаточнымъ; я сейчасъ же примусь за поправки-и къ новому году все будеть давнымъ давно готово. Вы, я увъренъ, исполните мою просьбу съ обычнымъ вашимъ благодушіемъ и безпристрастьемъ. А адресь мой пова: въ Парижъ, poste restante. Я вамъ изъ Парижа напишу въ Москву на имя Маслова. Ну, будьте здоровы, вы оба съ вашей женою, которой я усердно кланяюсь-и пусть долго продолжается ваше счастливое и тихое житье. Да, встати... Я прочель вашу статью о "двухъ національныхъ школахъ" и нашелъ ее превосходной. И я увъренъ, что на нее обратили бы гораздо больше вниманія, еслибы она явилась не въ этой темной и глухой дырв, называемой "Библіотека для чтенія". По милости этой статьи, я съвзжу въ Бельгію. Ну-еще разъ обнимаю васъ. Преданный И. Т."

Въ сентябрѣ, я самъ былъ въ Москвѣ. Тургеневъ уже проѣхатъ въ Петербургъ, а оттуда въ Парижъ. Все такъ и произошло, какъ онъ намѣтилъ и указалъ. Едва успѣлъ я датъ знатъ о моемъ прибытіи въ редакцію "Русскаго Вѣстника", какъ изъ нея явился какой-то молодой человѣкъ съ рукописью, которую и оставилъ у меня, прося не задержатъ. Зачѣмъ нужно было это предостереженіе, когда рукопись предназначалась къ нечати еще

ыть будущаго 1862 г., —но оно объясняется опасеніемъ ретерать капитальную вещь, пріобр'ятенную ею. Съ ней алось --- вспомнимъ о "Фауств" того же Тургенева. Исполtnucanie, я въ два дня проглотилъ романъ, который авался грандіознымъ созданіемъ, какимъ онъ дійствительно Помию, что меня поразила одна особенность въ каракзарова: онъ относится съ такимъ же холоднимъ презръ- собственному своему, исврениему чувству, какъ къ идеямъ тву, между которыми живеть. Эта монотонность, прямоть отрицанія м'вшаеть въ него вгляд'еться и распознать пическую основу. Кажется, я тотчасъ же и передаль это е автору романа, но въ общемъ известіи о получева моего не видно, чтобы онъ далъ ему какую-либо цёну. вмое было почти и со всёми другими отзывами: Тургеневъ воленъ романомъ и не принималъ въ соображение замъоторыя могли бы измёнить физіономію лицъ или разстронь романа. Между тёмъ, при отъёздё изъ Москвы онъ еще у Маслова, для передачи мив, записочку, въ котоучаеть взять обратно у Каткова согласіе, данное имъ на пе и напечатание его труда въ 2-хъ или 3-хъ частяхъ. ве соглащусь, --- говориль Тургеневь, --- чтобы онъ напечаталь ць въ ныившиемъ году, съ объщаніемъ выдать ее отдъльжеой новымъ подписчивамъ. Вообще поручаю себя и свое

**хътище вамъ въ совершенное распоряженіе".** 

Необходимость личнаго объясненія съ г. Катковымъ была очевидна. Въ одно утро я собрался и явился у его дверей. М. Н. Катковъ принадъ меня очень добродушно, по ржчь его была сдержана. Онъ не восхищался романомъ, а напротивъ, съ первыхъ же словъ зам'втиль: "вакъ не стыдно Тургеневу было спустить флагь передъ радикаломъ и отдать ему честь, какъ передъ заслуженнымъ воиномъ". - Но, М. Н., - возражаль я, --этого не видно въ романъ, Базаровъ возбуждаетъ тамъ ужась и отвращеніе. "Это правда, — отвічаль онь, — но въ ужась и отвращение можеть рядиться и затаенное благоволение, а опытный глазь узнаеть птицу въ этой форм'в"...—Неужели вы думаете, М. Н., --- воскликнуль я, -- что Тургеневъ способенъ унизиться до аповеозы радикализму, до покровительства всякой умственной в нравственной распущенности?.. "Я этого не говориль, -- отвъчаль г. Катвовъ, горячо и видимо одушевляясь, —а выходить похоже на то. Подумайте только, молодець этоть, Базаровь, господствуеть безусловно надо всёми и нигдё не встрёчаеть себ'є никакого д'яльнаго отнора. Даже и смерть его есть еще торжество, вѣнецъ, коронующій эту достославную жизнь, и это, хотя и случайное, но все-таки самопожертвованіе. Далье идти нельзя!"—Но, М. Н.—замьчаль я, —въ художественномъ отношеній нивогда не следуеть выставлять враговъ своихъ въ неприглядномъ видь, а напротивь, рисовать ихъ съ лучшихъ сторонъ. — "Преврасно-съ, —полу-иронически и полу-убъжденно возражаль г. Катковъ, —но туть, вромъ искусства, припомните, существуеть еще и политическій вопросъ. Кто можеть знать, во что обратится этоть типъ? Въдь это только начало его. Возвеличивать скюзаранку и укращать его цветами творчества значить делать борьбу съ нимъ вдвое трудне впоследствіи. Впрочемъ, — добавиль г. Катковъ, подымаясь съ дивана, — я напишу объ этомъ Тургеневу и подожду его ответа".

Мы можемъ сослаться на самого почтеннаго издателя "Моск. Въдомостей", что сущность нашего разговора о романъ Тургенева была именно такова, какъ здъсь изложено. Изъ полемики, возгоръвшейся послъ появленія "Отцовъ и Дътей", причемъ Тургеневъ далъ и отрывокъ изъ письма къ нему г. Каткова. видно, что послъдній писалъ именно въ томъ смыслъ, какъ говорилъ со мной. Множество искушеній долженъ былъ пережитъ Тургеневъ въ Парижъ относительно лучшаго совершеннъйшаго своего произведенія, начиная съ совъта предать его огню, даннаго семьей Т—выхъ, которую онъ очень уважалъ, а особенно ховяйку его, весьма умную, развитую и свободную духомъ женщину Алекс. Петр. Т—ву. Восемь дней спустя послъ перваго парижскаго, уже знакомаго намъ письма, я получилъ отъ него записочку такого содержанія:

"Парижъ. 8 октября н. с. 1861. — Что же это вы, батюшка П. В., изволите хранить такое упорное умолчанье — когда вы знаете, что я во всякое время, и теперь въ особенности, ожидаю вашихъ писемъ. Предполагаю, что вы уже прибыли въ Петербургъ и пишу вамъ черезъ Тю — выхъ, которые (какъ они уже, въроятно, вамъ сообщили) осудили мою повъсть на сожжение или по крайней мъръ на отложение ея въ дальний ящикъ. Я желаю выйти изъ неизвъстности — и если ваше митние и митние другихъ московскихъ друзей подтвердитъ митние Т — выхъ, то "Отцы и Дъти" отправятся къ... Пожалуйста напишите мит, не мъщкая. Адресъ мой: Rue de Rivoli, 210.

"Здёсь я нашель все въ порядкё: погода стоить лётняя, иначе нельзя ходить, какъ въ лётнихъ панталонахъ. Изъ русскихъ почти никого нёть, кромё В. П. Боткина, который—entre nous soit dit—окончательно превратился въ безобразно-эгоистическаго, циниче-

скаго и грубаго старика. Впрочемъ, вкусъ у него все еще не выдохся — и такъ какъ онъ лично ко мит не благоволить, то его сужденію о моемъ дітищі можно будетъ повітрить. Сегодня начинаю читать ему.

"Сообщите мнѣ, ради Бога, что у васъ тамъ дѣлается. Въ самое время моего отъѣзда стояла странная погода. Всѣ ли здоровы? "Пришлите мнѣ вашъ адресъ. Кланяюсь вашей женѣ, всей вашей роднѣ и всѣмъ знакомымъ. Вашъ И. Т."

Приговоръ Т-выхъ вышелъ изъ началъ совершенно противуположныхъ темъ, которыя руководили мненіемъ г. Каткова; они боялись за анти-либеральный духъ, который отдёлялся отъ Базарова, и отчасти предвидъли непріятныя послъдствія для Тургенева изъ этого обстоятельства. Такимъ образомъ, наканунъ появленія "Отцовъ и Дітей" обозначились ясно два полюса, нежду которыми действительно и вращалось долгое время сужденіе публиви о романв. Одни осуждали автора за идеализацію своего героя, другіе упрекали его въ томъ, что онъ олицетворилъ въ немъ не самыя существенныя черты современнаго настроенія. Время обнаружило, что объ точки зрънія были одинаково несостоятельны, и поставило романъ на его настоящую почву, признавъ въ немъ художественное отражение цълой эпохи, которое всегда вызываетъ подобные упреки и недоразумънія. Кажется, и самъ Тургеневъ, встрътивъ эти противуположныя теченія общественной мысли, быль сконфужень. Онь хотель остановить печатаніе романа и передълать лицо Базарова съ начала до конца, какъ о томъ и писаль даже къ г. Каткову. Къ счастью, этого не случилось: "Отцы и Дети" явились въ печати въ томъ виде, какъ сошли съ его пера. Въ запискъ встръчаются загадочныя фразы: "Въ самое время моего отъйзда стояла странная погода. Всв. ли вы здоровы?" Объясняются они, какъ намекъ на первую уличную манифестацію студентовъ въ Петербургъ, тогда же происшедшую и тогда же подавленную. Печальная исторія эта чрезвычайно заинтересовала заграничныхъ корреспондентовъ нашихъ. Множество англійскихъ, нъмецкихъ и французскихъ газетъ говорили о студенческой манифестаціи съ участіемъ, но по обыкновенію, извращая и преувеличивая факты. Тургеневъ даже испугался и спрашиваль въ коротенькой записочкъ-не пріостановить ли печатаніе романа? Такимъ образомъ, романъ, до своего появленія, пережиль уже три рішенія или катастрофы, которыя ему предстояли: сожжение въ каминъ, передълка съизнова лица

Базарова, пріостановленіе появленія въ печати. Для карактеристики времени считаемъ нужнымъ передать содержаніе записочки:

"Суббота. Парижъ, 14 (26) октября 1861 г.

"Любезный другь, пишу вамъ нѣсколько словъ для того только, чтобы убѣдительнѣйше просить васъ написать мнѣ. Я знаю, какъ это теперь должно быть тяжело и трудно,—но возьмите въ соображеніе, въ какомъ мы здѣсь находимся состояніи. Самые печальные слухи доходять до насъ— не знаешь, чему вѣрить и что думать. Сообщите, хотя вкратцѣ, перечень фактовъ, совершающихся около васъ.

"Прошу также вашего совъта: не думаете ли вы, что при теперешнихъ обстоятельствахъ слъдуеть отложить печатаніе моей повъсти? Поправки всъ почти окончены—но мнъ кажется, что надо подождать. Ваше мнъніе на этотъ счеть ръшить дъло—и я тотчасъ же дамъ знать Каткову.

"Говорить о томъ, что я чувствую, невозможно, да и кажется не нужно. Утёшать себя тёмъ, что "я молъ все это предвидёль и предсказывалъ" — доставляеть мало удовольствія. Богомъ васъ умоляю, окажите на дёлё вашу старинную дружбу — и напишите.

"О себъ сказать вамъ пока нечего: я здоровъ и живу по прежнему. Русскихъ вижу немного. В. П. Боткинъ процвътаеть и объъдается. Кланяюсь всъмъ вашимъ и вамъ, и вашей женъ жму руки. Вашъ И. Т.

"Rue Rivoli, 210".

Вторая записка, полученная изъ Парижа, была непонятнаго характера для меня лично. Въ ней сообщалось, что туда дошель слухъ о томъ, что я предприняль изданіе журнала и даже получиль на это разръщение. Поводомъ къ этому слуху, удивившему меня болье, чымь друзей моихь, какь слыдуеть полагать, было стедующее обстоятельство. Министръ внутреннихъ дель, П. А. Валуевъ, искалъ редактора для предпринятой имъ оффиціальной газеты "Правительственный Въстникъ", которая, кромъ прамыхъ сообщеній правительства, должна была поправлять всё невёрные слухи о намфреніяхъ администраціи, опровергать несправедливые толки о техъ мерахъе я, которыя уже явились на светь, и вообще наблюдать за журналами и возстановлять истину, когда она попиралась ими. Въ числъ многихъ именъ кандидатовъ на редакторство, въроятно, находилось и мое; это было, какъ подагаю, первымъ толчкомъ къ слуху, о которомъ я ничего не зналъ. Между темъ, выборъ былъ сделанъ-въ лице А.В. Никитенко, и по моему,

очень удачный, ибо подъ его редакціей газета обратилась просто вы оффиціальную, справочную газету и никакихъ другихъ затьй, о которыхъ такъ много говорили, не предъявила, а всего менье заявляла претензію быть руководительницей и наставницей другихъ изданій. Городская молва привязалась также и къ имени А. В. Никитенко, наградивъ его жалованьемъ въ 10,000 с., что было нельпо—въ виду громадности и необычайности суммы. Раздраженный, я написаль Тургеневу насмышливое письмо, гдь и разсказаль процедуру возникновенія новаго органа и великаго шума безъ всякаго результата, имъ произведеннаго. Вторая записка его гласила:

"Парижъ, 3 дек. (21 нояб.) 1861. — "Любезнъйшій Ан. Вопервыхъ, благодарите отъ моего имени Т-ва, за высылку 3-хъ эвзем. моихъ "Сочиненій", которыя я получилъ исправно. Вовторыхъ-правда ли, что вы собираетесь издавать журналь и уже получили разрешение? Я этому не совсемъ верю-по той причине, что вы, въроятно бы, уже извъстили меня объ этомъ; но вспомнивъ вашу скрытность передъ вступленіемъ въ бракъ, я колеблюсь. Въ-третьихъ-взяли ли вы отъ того же Т-ва 100 сер. для стипендіи двумъ б'ёднымъ студентамъ и отдали ли кому следуеть? Напишите словечко. А если вы точно собираетесь издавать журнать, то эта мысль у вась отличная. Я бы, разумется, сталь вашимъ исключительнымъ сотрудникомъ, насколько хватило бы силь. Правда, этимъ немного сказано-потому что я очень ослабываю въ литературномъ отношении и пера въ руки не беру. Каткову я даль знать о нежеланіи моемь печатать "Базарова" вь теперешнемъ видъ-да и онъ, кажется, этого не желаетъ, а передълка, между нами, еще далеко не кончена.

"У васъ, въ Петербургъ, кажется, все по немногу утихаетъ. Напишите объ этомъ. Правда ли, что Добролюбовъ опасно боленъ. Очень было бы жаль, еслибъ онъ умеръ. Вы, навърное, видите Дружинина и Писемскаго: повлонитесь имъ отъ меня. Вы знаете, бъдная гр. Ламбертъ потеряла своего единственнаго сына... Она не переживетъ этого удара.

"Я въ довольно грустномъ настроеніи духа, тёмъ болёе, что воть уже третій день, какъ моя старая болёзнь, о которой я уже забыль думать, вернулась ко мнё. А эта штука очень скверная. Нёть ли чего-нибудь новаго въ беллетристикъ? Прощайте, милый П. В. Будьте здоровы—это главное. Жму вамъ руку и кланяюсь вашей женъ. Преданный вамъ И. Т."

Наконецъ, прилагаемъ и постеднее письмо Тургенева того же геда изъ Парижа, полученное въ декабръ 1861 года.

"11 (23) декаб. 1861. Парижъ. Rue de Rivoli, 210.

"Получилъ я ваше сурово-юмористическое письмо, любезнъйшій П. В., и по обыкновенію, узнавъ изъ него лучше всю суть современнаго положенія петерб. общества, чъмъ изъ чтенія журнальныхъ корреспонденцій и т. д., говорю вамъ спасибо, но удивляюсь начальной вашей фразъ, изъ которой я долженъ заключить, что, по крайней мъръ, одно мое письмо къ вамъ затерялось. Но видно, что съ возу упало, то пропало, и не намъ тужить о неисправностяхъ почты. Это въ сторону. Сто рублей въ Москву носылать нечего: тамъ сіяетъ великій Чичеринъ—чего же еще? Возьмите изъ этихъ денегъ недостающее на подписку журналовъ, а остальное храните у себя до времени. Кстати, узнайте изъ бумагъ архива — взнесъ ли я въ нынѣшнемъ году весной при проъздъ 40 р. отъ имени Ханыкова. Если нътъ—значить, я забылъ, и вы взнесите.

"Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя онъ собирался меня съёсть живымъ. Послёдняя его статья, какъ нарочно, очень умна, спокойна и дёльна. Вы мнё ничего не пишите о литературё—видно, о ней нечего писать. А я прочелъ въ "Современнике повёсть Помяловскаго: "Молотовъ", и порадовался появленю чего-то новаго и свёжаго, хотя недостатковъ много, но это все недостатки молодости. Познакомились ли вы съ нимъ? Что это за человёкъ?

"А я, кажется, обречень въ жертву сплетнямъ. На дняхъ долженъ былъ послать успокоительную телеграмму Каткову въ отвъть на исполненное брани и упрековъ письмо... Все дъло возгорълось по поводу моей злополучной повъсти, поправки которой все еще не кончены. Судя по охватывающей меня со всъхъ сторонъ апатіи—это будетъ, въроятно, послъднее произведеніе моего красноръчиваго пера. Пора натягивать на себя одъ-яло—и спать.

"Здёсь жизнь идеть, какъ по маслу, безобразно, но тихо.

"Правительство ждеть и желаеть войны съ Америкой. На дняхь одинь мой знакомый протестантсткій пасторь быль призиваемь въ министерство и тамо угрожаемь за пом'вщеніе въ своемъ журнальців, коего названіе: ріété-charité — статьи о невольничествів. Статья эта состоить изъ 4 страничекь и была написана дочерью Н. И. Тургенева. Ему объявили, что въ предвидіні войны — на невольничество не должно сміть нападать... А m-г Реі-

letan осуждень на 3 мъс. тюремнаго заключенія за то, что пожеваль Франціи свободу, которою пользуется Австрія.—Какъ же туть не умиляться!

"Здоровье мое порядочно: это главное. Кланяйтесь женъ вашей и всымъ пріятелямъ. Вашъ И. Т.

"PS. 1-е. Слышаль я, что разръшили представить "Нахлъбника"; въ такомъ случать передаю вамъ вст свои права и прошу въ особенности обратить вниманіе на то, чтобы "Нахлъбника" не давали безъ прибавочной сцены во 2 актъ, которую я давнымъ давно выслалъ Щепкину и которую могу выслать вамъ теперь.

"PS. 2-е. Никитенко <sup>1</sup>), получающій 10,000 руб. сер. за редакторство журнала, есть фактъ, достойный остромыслія Щедрина".

Наконецъ, наступилъ и 1862 г., которымъ кончился второй періодъ діятельности Тургенева, а также кончается и наша статья. О третьемъ и последнемъ періоде надеемся говорить вскоръ. Жизненные періоды у замъчательныхъ литераторовъ обозначаются ръзко ихъ произведеніями. "Рудинъ" въ 1856 г. завершилъ собою всю подготовительную эпоху исканія психическихъ и соціальныхъ мотивовъ, пробуя открыть ихъ источникъ то въ картинахъ сельскаго быта, то въ біографическихъ данныхъ собственной семьи, то въ явленіяхъ жизни, возведенныхъ до значенія руководящихъ началъ. Рудинъ, былъ олицетвореніемъ глубовихъ убъжденій — но безъ нравственныхъ силь, необходиимхъ для ихъ осуществленія и даваемыхъ только исторіей, характеромъ національности, свойствами культуры, личными свойствами. "Базаровъ" въ 1862 г. явился уже законченнымъ типомъ человъка, върующаго только въ себя и надъющагося только на самого себя, но смълымъ-по незнанію жизни, ръшительнымъ и на все готовымъ-по отсутствію опыта, різвимъ въ сужденіяхъ и поступкахъ-по ограниченному пониманію людей и світа. Это быль истинный представитель своей эпохи, который еще долго жиль и послѣ того, вакъ сошелъ со сцены, но его неспособность къ творчеству и къ серьезному делу, равно и его последователей, обнаружилась вцолив. Много леть прошло, пока Базаровь изжиль все свое содержаніе, а молодежь, отшатнувшаяся-было отъ Тургенева за одно произнесенное имъ слово, возвратилась къ нему опять. Здъсь у-мъста будеть сказать, что Тургеневъ не входилъ ни въ какія сдёлки съ молодымъ поколёніемъ, не дёлаль ему ни-

<sup>1)</sup> Слухъ, оказавшійся невірнымъ, какъ уже упоминали.

вакихъ уступокъ, какъ утверждали и утверждаютъ еще враги его; онъ разъясняль свои намеренія при созданіи техь или другихъ лицъ-а это еще далеко до заискиванія, и всегда съ негодованіемъ онъ отвергаль предположеніе, что питаль злобу и недоброжелательство къ типамъ, имъ же и выведеннымъ. Въ 1877 г. онъ заключилъ третій и последній періодъ развитія, опубликовавь знаменитую "Новь", гдъ явился даже провозвъстникомъ будущихъ движеній, что опять подало поводъ тімь же врагамъ заподозрить его—о, нельность!—въ знаніи тайнъ заговора. Художественное провидение, свойственное однимъ высокоодареннымъ натурамъ, и политическое укрывательство подведены были подъ одну рубрику, но Тургеневъ не обращалъ никакого вниманія на злобные толки. Онъ шель своей дорогой, разсыпая по пути такіе ценные цевты, какъ "Ася", "Дворянское гиездо", "Накануне" "Первая любовь"; начиная же съ "Отцовъ и детей" и вплоть до "Нови", отдавая публикъ такія капитальныя произведенія, какъ "Дымъ", "Бригадиръ", "Вешнія воды", изумительныя "Живыя мощи" и т. д. Оставляя за собою право или, лучше, привилегію ознакомить публику, по многочисленнымъ письмамъ, еще остающимся въ нашихъ рукахъ, съ темъ, что онъ думаль и дёлаль вплоть до "Нови", позволяемъ себъ сказать теперь, что "Новь", — усивхъ которой будеть расти съ годами, какъ думаемъ, -- заслуживаетъ, не менте своихъ великихъ предшественницъ, названія—выразительницы общественнаго строя въ извъстную, данную минуту. Въ ней встръчаемъ поэтическую Маріанну, дівушку-энтузіастку, которую любовь, восторженность, ведуть неудержимо въ процессь революціоннаго движенія, -- и простого, мало-героичнаго, безцвътнаго, мъщански-осторожнаго фабриканта Соломина, который подъ покровомъ спекуляціи дълаеть упорно и со смысломъ дёло разрушенія и пропаганды, на которое посвятиль себя. Изящная Маріанна проміниваеть своего взбалмошнаго Нежданова на эту деловитую, лимфатическую фигуру и соединяеть съ нимъ свою судьбу. Хожденіе въ народъ Нежданова представляеть замічательную страницу изъ исторіи внутренняго быта Россіи, и надо удивляться, что нашлись люди, которые прозвали все это поэтически-реальное создание "водевилемъ съ переодъваніями", не обращая ни мальйшаго вниманія на художественныя черты, входящія постоянно въ изображенія лиць, въ описанія ихъ отношеній другь въ другу, въ картину ихъ волненій, страданій и надеждъ.

Но возвращаемся къ "Отцамъ и Дѣтямъ". Издатели "Современника" были отчасти правы, когда говорили, что разность инѣ-

ній и убъжденій понудила ихъ разстаться съ Тургеневымъ, но, прибавимъ, это не касалось принциповъ, основаній, а относилось только до способа обращаться съ авторитетами. Осенью 1860 г., когда начать быль романь, Тургеневь проводиль цёлые вечера вь толкахъ о причинахъ такого разногласія и о средствахъ упразднить его или, по крайней мъръ, значительно ослабить. Разговоры эти не прошли даромъ: въ возраженіяхъ и объясненіяхъ сформировался какъ планъ новаго романа "Отцы и Дети", такъ и обликъ главнаго его лица — Базарова — съ его надменнымъ взглядомъ на человичество и свое призваніе, которые такъ поразили публику 1862 г., когда романъ явился на светь. Следуеть сказать, что вместе съ Базаровымъ найдено было и мъткое слово, котя вовсе и не новое, но отлично определяющее, какъ героя и его единомышленниковъ, такъ и самое время, въ которое они жили — нигилизмъ. Едва произнесенное, оно было подхвачено особенно Европой, которая не знала, что думать и что сказать о странныхъ событіяхъ русской, жизни. Подсказанное слово дало содержаніе цілымъ трактатамъ и возэрвніямъ. Русская молодежь долго не могла простить Тургеневу этого слова, которымъ завладели журналисты и применили къ ней самой. Мы не покидаемъ надежды разсвазать впоследствии все то зло, всъ тъ огорченія, какія это слово внесло въ жизнь своего автора, начиная съ похваль, расточенныхъ передъ нимъ за счастливое выраженіе, и кончая обвиненіями въ предательствъ и отречении отъ своихъ убъжденій.

П. Анненковъ.

Берлинъ, 5 января 1885 г.

## ПЕСТРЫЯ ПИСЬМА

По вторникамъ, у генерала Чернобровова устраивались интимные рауты. Генералъ былъ отставной и старенькій, лѣтъ подъвосемьдесятъ. Въ свое время, онъ и полкомъ командовалъ, и по инфантеріи числился, и губернаторомъ былъ, а потомъ его обидѣли. А онъ—простилъ. Получилъ пенсію, да аренду, да "такъ", —и поселился на Пескахъ. Семейства у него не было, кромѣ старушки-жены, которая лѣтъ сорокъ тому назадъ, отъ совѣтниковъ губернскаго правленія амурныя письма на златообрѣзной бумагѣ получала—и тоже давно всѣмъ простила. Жили они скромно, но безъ нужды, и по вторникамъ (черезъ два въ третій) устраивали вечеринки.

Собирались на эти вечеринки, по преимуществу, старые губернаторы. Генералы: Краснощековъ, Пучеглазовъ и Балаболкинъ. Тайные совътники: Гвоздиловъ и Покатиловъ. Изъ не-губернаторовъ рауты посёщаль инженеръ-полковникъ Купидоновъ, который въ древности первые мостки черезъ Неву построилъ, да статскій сов'ятникъ Набрюшниковъ, который, съ писарскихъ чиновъ, вмъсть съ Покатиловымъ, въ качествъ наперсника, всю службу продвлаль. Купидоновъ обыкновенно привозиль генеральшь сюрпризъ: либо икры зернистой, либо семги, либо копченаго сига, и за эту галантерейность игралъ въ компаніи роль молодого человъка, что, впрочемъ, очень къ нему шло, потому что онъ обыкновенно приходилъ въ лосинахъ. Набрюшниковъ не приносилъ ничего, кром' преданнаго сердца и зам' чательно-исправнаго аппетита. Всёхъ ихъ въ свое время обидёли, и всё они простили, кромъ, впрочемъ, Набрюшникова, который за себя простиль, но за Покатилова—никогда-съ!

Люди эти были и различнаго происхожденія, и различнаго вос-

питанія, но ихъ соединило, съ одной стороны, общее губернаторство, съ другой -- общая обида. Чернобрововъ, Краснощековъ, н Покатиловъ были настоящіе столбовые, имфли приличныя и біагосклонныя манеры, хранили преданія дворянской изн'яженности и любили пофрондировать. Въ древности, такихъ губернаторовъ ценили и называли "ховяевами". Въ частности, Чернобрововь славился открытою физіономіей, съ помощью которой такъ искусно управляль ввереннымь краемь, что только черезь двадцать лътъ понадобилось отправить туда сенаторскую ревизію. Краснощековъ славился пылкостью. Наскочить совсёмъ не на того исправника, на котораго нужно, обругаеть, но какъ рыцарь, первый сознаеть свою ошибку и скажеть: ну-ну, ничего! впередъ пригодится! Покатиловъ-быль умница, и рапорты его приводили сенать въ восхищение (одинъ изъ мъстныхъ садоводовъ даже одну разновидность георгины, въ честь Покатилова, назваль "Утешеніе сената"). Такъ что, когда ихъ, въ ту пору разомъ, въ числь двадцати генераловъ, обидьли, и онъ прівхаль въ Петербургъ объясниться: за что? — то ему только одно слово сказали въ ответъ: "такъ". Съ этимъ онъ и отъехалъ.

Вст трое были женаты на родныхъ сестрахъ: Прасковът Ивановит, Лукерът Ивановит и Людмилт Ивановит, вследствие чего, въ домашнемъ обиходт, и губернии, которыми управляли ихъ мужья, назывались ихъ именами: Парашина, Лушина и Милочкина.

Гвоздиловъ быль происхожденія темнаго, характеръ имблъ угрюмый и вступаль въ собеседование урывками, какъ будто зналь за собой какое-то необыкновенно постыдное дёло и боялся проговориться. Быль слухь, будто онь, въ свое время, съ откупщикомъ повздорилъ. Онъ утверждалъ, что откупщикъ ему, въ числъ прочихъ, фальшивую десятирублевую бумажку всучилъ, и требовать, чтобъ ему дали другую, настоящую, а старую, яко негодную, тоже бы у него оставили; а откупщикъ говорилъ, что отдалъ все по чести какъ следуеть, а самъ-де губернаторъ свою собственную фальшивую бумажку всучить ему хочеть. Вспыхнула война. Гвоздиловъ нагрянуль на откупщиковъ подваль, а откупщикъ въ Петербургъ ужхалъ, пошенталъ-пошенталъ, и, черезъ мъсяцъ-Гвоздилова обидъли. Въ древности, о такихъ губернаторахъ говорили: у насъ губернаторъ — и на губернатора-то не положь. Пучеглазовъ и Фроль Терентьичъ Балаболкинъ были выслужившіеся кантонисты Аракчеевской школы, которые, вм'ясто носковъ, носили онучи, а деньги прятали за голенище; подъ старость, изъ всего губернаторскаго прошлаго они помнили только одну фразу: направляй кишку въ огонь! направляй! Въ

древности, о такихъ губернаторахъ совсемъ ничего не говорили, а только ожидали, что еще немножео, и ось земная либо переломится, либо покривится. Что касается до Купидонова, то онъ въ 805-мъ году былъ найденъ принцемъ Оранскимъ, при пере-въдъ черезъ ръку По, въ корзинкъ на мосту, и въ той же корзинкъ былъ сданъ въ институтъ путей сообщенія, съ тъмъ, даби, по пришествіи въ совершенные годы, употреблять его для постройки мостовъ. Такъ, во вниманіе къ его просьбъ, и было поступлено.

Тѣмъ не менѣе, повторяю: не смотря на различіе воспитанія, происхожденія и характеровъ, всѣ эти люди соединялись подъ однимъ знаменемъ во имя общей обиды.

Отъ времени до времени, на этихъ раутахъ появлялся еще кузенъ хозяйки, дъйствительный тайный совътникъ Крокодиловъ, человъкъ, сравнительно, не старый (лътъ подъ шестьдесятъ), но до того уже изслужившійся, что желудокъ у него ничего, кромъ кашицы изъ свода законовъ, не варилъ. Но онъ оставался не больше получаса. Посидить, выпьетъ чашку жиденькаго чая и спъштъ дальше, потому что ему еще надо карьеру дълать.

Итакъ, соберутся часамъ къ восьми всѣ восемь генераловъ, сначала досыта наиграются, потомъ сядуть за ужинъ и начнутъ приноминать. Приноминаютъ прошлыя дѣянія, приводять примѣры губернаторской осмотрительности, дипломатической тонкости, распорядительности и благоразумной экономіи; сами съ собой полемизирують, но не настойчиво, а больше затѣмъ, дабы въ полемикѣ еще вящшее къ прославленію прошлаго основаніе почернать; сравнивають прошедшее съ настоящимъ, и, надо сказать правду, порядочные-таки недочеты въ послѣднемъ усматривають. Но не сквернословять прямо, а только правду говорять, да отъ времени до времени вздыхають: людей нѣть! Наговорятся, на-ѣдятся и разбредутся, часу въ первомъ, по Пескамъ.

Живя съ Чернобровыми на одной лъстницъ, дверь противъ двери, я зналъ объ этихъ раутахъ, и, разумъется, горълъ желаніемъ попастъ на нихъ. Во-первыхъ, хотълось мнънія солиднихъ людей о современной политикъ знать: какъ и что, можно ли ожидать или совсъмъ нельзя. Я у кормила никогда не станваль, в они цълую жизнь все по морю, ахъ, по морю да по хвалынскому въ косной лодочкъ погуливали, да и причалили, наконецъ, благополучно къ Пескамъ. Понятно, что у нихъ сформировался взглядъ, а у меня не сформировалось—ничего. Во-вторыхъ, мнъ всего шестъдесятъ лътъ, а имъ каждому подъ восемъдесятъ катитъ—сколько ума въ этотъ двадцатилътній періодъ накопилось? А въ-

третьихъ, и Купидоновской икры хотелось отведать, а если Богъ поможеть, то и обыграть стариковъ гривенъ этакъ на шесть. Словомъ сказать, я и спалъ и видёлъ, какъ-бы въ компаніи съ хорошими людьми посидёть и за одно съ ними портить воздухъ сетованіями и воздыханіями.

А такъ какъ я каждодневно встрвчался съ генераломъ на гестницъ, то, въроятно, и онъ, наконецъ, догадался, что у меня сердце не на мъстъ. По крайней мъръ, утромъ, въ одинъ изъвторниковъ, кухарка моя предварила меня:—васъ нынче будутъ къ генералу на вечеръ зватъ.

И точно: черезъ часъ, когда я встрѣтился съ генераломъ на подъвздѣ, онъ, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, благосклонно протянулъ мнѣ руку и сказалъ:

— Что бы вамъ, молодой человѣкъ, по-сосѣдски... вечеркомъ? Поиграемъ, попьемъ, поѣдимъ, съ Прасковьей Ивановной позна-комитесь. У васъ еще цѣлая жизнь впереди—можетъ быть, и помезное что-нибудь отъ стариковъ услышите. Прошу.

Разумбется, я не преминуль. Въ восемь часовъ, завсегдатам были уже на лицо, а изъ женскаго пола, кромъ хозяйки, присутствовали еще сёстры ея: Людмила Ивановна Краснощекова и Лукерья Ивановна Покатилова. Какъ я уже сказалъ выше, всъ три были въ свое время губернаторшами, и, слъдовательно, всъ три вкусили сладостей и отравъ власти.

Когда я появился, бесёда была въ полномъ ходу. Лукерья Ивановна разсказывала, какъ она однажды въ Москву изъ "своей губерній ёздила. Сначала, по своей губерній ёхали—ну, натурально... "Тише, сумасшедшіе, тише! куда вы, сломя голову, летите!.."—Не безпокойтесь, ваше превосходительство, мы въ отвётё!..—Ну, коли такъ, Богъ съ вами; поёзжайте!—Потомъ, въёхали въ губернію къ генералу Колпакову,—ну, и натерпёлась же она туть! Ямщики закладывають не закладывають; смотрители—ну, буквально, ходя спять! лошади бёгуть не бёгуть... Исполать вамъ, ваше превосходительство, одолжили! нечего сказать, въ порядкё свою губернію содержите! И вдругъ... Милочена губернія пошла! Полетёли! ну такъ летёли, такъ летёли! это... это... ну, просто какое-то волшебство! Но только еслибы сломалась ось... ахъ!

— Да, были лошади! были!—отозвался генераль Краснощековь:—и лошади были, и колокольчики были, и тада была, и ямщики были! Все было!

Онъ на мгновеніе поникъ головой и многозначительно густой октавой присовокупиль:

— И страхъ былъ.

- A страхъ Божій есть начало премудрости, —вставиль свое слово генераль Чернобрововъ.
- А помните, сестрицы, какъ, бывало, флигель-адъютантъ къ рекрутскому набору прівдеть! — сменила Лукерью Ивановну Прасковья Ивановна: — ахъ, что это за пріятный гость быль! Только при нихъ, бывало, и отдохнешь... особенно графъ Вьюпинъ-Стречковъ! Никогда объ этихъ противныхъ делахъ-всегда оволо дамъ! "Mesdames! нынче въ Петербургъ платья совских въ обтяжку носять; mesdemoiselles! нынче шестую фигуру совсемъ не такъ танцують! les messieurs en avant! chaîne des dames! balancez! messieurs, saluez vos dames... c'est ça!" Мужы, бывало, трепещуть; Степанъ Михайловичъ мой подойдеть ко мнь и шепчеть: помилуй, матушка, въдь это око царево! — а я и въ усъ себъ не дую! "Графъ! извольте-ка распорядиться, чтобъ пятую кадриль начинали!" — "Madame, je suis sur les dents!" — Ну что съ вами делать, противный: садитесь... воть туть! Хотите, Соничку Волшебнову позову... признайтесь, въдь влюблены?... Соничка, mon enfant! садитесь воть туть рядомъ съ графомъ, да постарайтесь, чтобы ему не скучно было!" Усадишь ихъ, а сама пойдешь кавалеровъ своихъ побранить! — Ахъ, господа, господа! дъвицы однъ ходять, а вы забрались въ уголъ да анекдоты разсказываете... хоть бы вы съ графа примъръ брали! Музыканты! вальсъ!
  - А помните катанье на масляницѣ въ traîneau-monstre!
- А пикники въ загородномъ саду! А балы во время выборовъ! И вдругъ въ самый разгаръ бала, полиціймейстеръ: ваше превосходительство! въ Раздерихинской слободъ пожаръ!—Это въ оврагъ?—Точно такъ, ваше превосходительство!

Подъ шумокъ этихъ разговоровъ, Набрюшниковъ распечатывалъ варточныя колоды и усаживалъ игроковъ. Усадили и меня, какъ младшаго, съ дамами, по сотой. Но генералъ былъ правъ, предваряя, что я вынесу изъ его раута много полезнаго для себя. Въ какихъ-нибудь полчаса я уже узналъ главныя основанія, на которыхъ виждилась до-реформенная губернаторская власть. А именно: страхъ, быстрая взда на почтовыхъ, поддержаніе въ обществъ единодушія, при содъйствіи пикниковъ; и ножары. И все шло прекрасно.

Я не стану распространяться о томъ, какъ мы играли въ карты, и какіе при этомъ происходили интересные (а иногда даже и странные) случаи. Въ десять часовъ, старики начали ужъ зъвать, и всъ поспъшили за ужинъ. Обыкновенно, въ это время генералы ложились спать, но по вторникамъ дозволяли себъ не-

большую льготу, поочередно собираясь, для критики существующихь установленій, то у Чернобровыхь, то у Краснощековыхь, то у Покатиловыхь, такъ какъ прочіе были люди безсемейные, а Купидоновъ, кромѣ того, вель дома предосудительную жизнь.

За ужиномъ я позналъ и еще одну руководящую истину, но она уже касалась не основаній дореформенной губернаторской власти, а тёхъ, на которыхъ зиждится отставное человѣческое существованіе вообще—и губернаторское въ особенности. А именно: изъ всёхъ присутствующихъ, только бывшіе кантонисты, Пучеглазовъ и Балаболкинъ, рвали твердую пищу зубами, прочіе же сосали, такъ что когда, наконецъ, подали манную кашу, то у всёхъ изъ груди вырвался крикъ восторга.

Когда первыя требованія аппетита были удовлетворены, началась критика существующихъ установленій. Было что-то трогательное въ этихъ старикахъ, которые могли бы еще послужить, еслибъ не были безвременно остановлены въ самомъ пылу своего административнаго бъга. И что всего печальнъе, судьба, лишившая ихъ возможности совершать славныя дъянія, не линила ихъ памяти. Они все помнили, все до послъдней нитки, даже бумагу, на которой печатались губернскія въдомости—и ту помнили. Только у кантонистовъ память, повидимому, совствиъ отшибло, но и они, разрывая зубами пищу, потихоньку бормотали: направляй кишку! направляй, направляй, направляй! Стало быть, и они нъчто славное представляли себъ: пожаръ, драку, вообще что-нибудь такое, на что по преимуществу было направлено ихъ административное остроуміе.

Разсмотрѣніе современныхъ установленій началось съ того, что Гвоздиловъ сообщиль вычитанный имъ въ газетахъ слухъ о томъ, что дѣйствія "коммиссіи несведенія концовъ съ концами" въ непродолжительномъ времени имѣютъ вступить въ новый фазисъ. Высказавши это, Гвоздиловъ, однакожъ, вспомнилъ, что у него на душѣ лежитъ постыдное дѣло и умолкъ. Но искра была уже брошена, и, разумѣется, сейчасъ же произвела въ сердцахъ соотвѣтствующее воспламененіе.

— Вотъ они у меня, эти коммиссіи, гдѣ!—первый воскликнуль генераль Краснощековъ, ударяя себя кулакомъ по затылку.

Но Краснощевовь быль пылкій, и потому мивнія его авторитетомъ не пользовались. Чернобрововь первый не согласился съ нимъ.

— Не въ коммиссіяхъ сила, —возразиль онъ резонно, — а въ томъ, какія коммиссіи, въ какое время и на какой предметь. Кто суть члены? своевременно или преждевременно? Поставленъ

ли вопросъ прямо: воть вамъ предметь—разсуждайте!—или же о предметь умолчено? Ежели все сіе предусмотрѣно, взвѣшено и опредѣлено, то почему же коммиссіямъ и не быть?

- Да ужъ дождемся мы когда-нибудь съ этими коммиссіями...—продолжаль кипъть генераль Краснощековъ; но Чернобрововъ вновь и столь же солидно остановиль его.
- Позвольте, Капитонъ Өедотычъ, такъ сгоряча нелья. Критическій взглядъ, конечно, необходимъ, но и въ критикъ небезполезно себя обуздывать. Сегодня мы будемъ говорить сгоряча, завтра сгоряча-когда же нибудь и опомниться надо! И въ наше время неръдко бывали коммиссіи—вспомните-ка! Но какія коммиссіи? — въ этомъ-то и загвоздка. Скажу вамъ изъ собственной практики случай: я самъ въ одной коммиссіи участникомъ быль и очень хорошо помню. Собрали насъ въ ту пору сорокъ семь полковниковъ, положили передъ нами два пистолета: одинъ кремневий, другой ударный -- который лучше, господа? Не вопросъ о шстолетахъ предложили, а прямо такъ-таки въ натуральномъ видъ два пистолета: тотъ или другой? А при семъ особаго содержанія за присутствованія не присвоили, чаемъ не поили, табакомъ не подчивали: сидите и дело делайте. Ну, натурально мы изъ одного пистолета выпалили, изъ другого выпалили—позвать фельдфебен Охременко! — Охременко! какой пистолеть лучше! — Какъ же возможно, вашескородіе, сравнить! — Господинъ секретарь! извольте записать въ журналь: воть этоть! Написали журналь, мы въ тоть же день его подписали, на другой откланялись, и по доманъ! Такъ вотъ это была... коммиссія!
- То-то, что нынче коммиссіи-то...—началь, было, Гвоздиловь, но вспомниль, что у него на душѣ постыдное дѣло, обробѣль и умолкъ.
- Знаю я это и не одобряю. Конечно, еслибъ и передъ нами не положили прямо вотъ этихъ двухъ пистолетовъ, а свазали: разсуждайте о пистолетахъ вообще, а между прочитъ и о тесакахъ весьма возможно, что и мы бы изрядный огородъ нагородили. Но именно этого-то и умѣли въ старые годы взбъгнуть. Ежели рѣчь о пистолетахъ шла, такъ именно вотъ объ этихъ; ежели объ административныхъ предметахъ такъ вотъ объ этихъ. Вотъ какъ. Но, разумѣется, ежели каждый членъ коммиссіи, пользуясь симъ случаемъ, будетъ о своихъ собственныхъ душевныхъ ранахъ говорить а именно симъ личнымъ характеромъ и отличаются нынѣшнія коммиссіи то, повятно, что конца краю разговорамъ не будетъ!
  - Я стышаль, сфискалиль Набрюшниковь: что недавно вы

этой самой воммиссіи одинъ члень говориль-говориль, а остановиться не можеть. Наконець до того договорился, что даже Анна на шев у него покраснвла. Смотрять, — ань сь нимъ истерива!

- Это дёло возможное, подтвердиль Чернобрововъ: а я о чемъ же говорю! О томъ именно я и говорю, что ежели вомиссія, то нужно прежде всего опредёлить: для чего, по кавому случаю и на какой предметь? Воть вамъ два пистолета в конченъ балъ. И чтобы безъ статистики. Вы только одно сообразите: нынче иной шутя слово-то кинеть, да возьметь да статистикой его своей собственной пригвоздитъ: свиней столько-то, барановъ столько-то. Смотришь, анъ и настоящую статистику потревожить нужно, чтобы слово-то его къ настоящему знаменателю привести. Пріёдеть онъ изъ Чухломы—готовь для него статистику. А тамъ, гляди, изъ Наровчата другой ёдеть—и для него опять готовь статистику. А статистика-то, вёдь, времени требуеть, поди-ка надъ ней посиди! А ему что! онъ кидаеть себъ, да кидаеть словами, да и статистику-то свою онъ, дорогой ёдучи, выдумалъ.
- Я бы съ своей стороны со всёми этими коммиссіями такъ поступиль, отоввался умный Покатиловъ: разсадиль бы ихъ по комнатамъ, содержаніе прекратиль, заперъ на ключь да и ушель. Воть вамъ; сидите, покуда не кончите.
- И кончили бы! сочувственно откликнулся Набрюшни-
- Направляй кишку! направляй!—вдругь безъ всякаго резона крикнуль Пучеглазовъ, такъ что всѣ вздрогнули.
- А я объ чемъ же говорю? возобновилъ собесвдованіе Чернобрововъ, когда первое впечатльніе испуга прошло. Объясните предметь, говорю я, и очертите кругъ (генераль очертилъ пальцемъ на скатерти кругъ): вотъ здъсь! и чтобы за предълы этого круга—ни-ни! Или тотъ пистолеть, или этотъ, а не пистолеты вообще. И при семъ, чтобы срокъ. Кончите въ срокъ ксполать! Не кончите стыдно, сударь! Встарину, такъ оно и бывало. Скажутъ: стыдно и понимаешь, что стыдно. А нынче слово-то это въ забвеніе пришло: скажутъ ему: стыдно! а онъ голько кудрями встряхнеть.
- И прежде, не всегда...—чуть-чуть-было не проговорился Гвоздиловъ, но вспомнилъ и замолчалъ.
- Многаго нынче не понимають! многаго! прогнѣвался Краснощековъ: — я помню, когда я губернаторомъ былъ, такъ за версту, бывало, становому погрозишь, а онъ ужъ понимаеть!

Тридцать версть не кормя во всё допатки улепетываеть и все не можеть пальца моего позабыть!

- То было время, а теперь другое, резонно пояснить умний Покатиловъ.
- Какое такое особенное время! и тогда было время, н теперь время—всъ времена одинаковы!
- Ну, что ужъ туть, другь мой!—вступился Чернобрововь:— что правда, то правда! Тетро... Тетрі... Набрюшнивовъ! сважи, братецъ!
- Tempora mutantur, ваше превосходительство, et nos mutamur in illis.
- Слышишь, мой другь! А по-русски это значить: капельмейстеръ другой темпъ взяль, и мы по другому восплясали... что дълать! Когда мы у кормила стояли, губернаторская-то власть...

Чернобрововъ вздохнулъ и умолкъ; но сдѣланное имъ напоминаніе уронило новую искру въ сердца и причинило новое воспламененіе. На арену выдвинулась новая неизбывная рана, въ формѣ вопроса о губернаторской власти.

Всё помнять, какъ волноваль этотъ вопросъ русское общество въ половине шестидесятыхъ годовъ. Теперь, онъ несколько поутихъ; но тогда образовалась целая публицистическая доктрина, которая называла себя последнимъ словомъ науки и которая безъ обиняковъ вопіяла: дадутъ губернаторамъ власть (почему-то вдругь всёмъ показалось, что это самыя беззащитныя существа)— и все процеётеть; не дадуть—и все завянеть.

Если не дадуть — произойдеть безплодная и изсущающая централизація, если дадуть — произойдеть умъренная, но плодотворная децентрализація. Что лучше?

Взгляните на Соединенные Съверо-америванскіе Штаты, примърь, наиболье для насъ подходящій. А съ другой стороны, примите въ соображеніе пагубные результаты, которые произвело ограниченіе губерналорской власти во Франціи. Самъ Наполеовъ ІІІ поняль это. А Токевиль подтвердиль, Монталамберъ присово-купиль и Гнейсть запечатльль. Что касается до губернаторовь того времени, то о нихъ и говорить нечего: всё они въ одинъ голось утверждали, что Токевиль правъ. Не помню, что именно я лично тогда объ этомъ вопросъ думаль — кажется, впрочемъ, на-двое: и такъ хорошо, и этакъ не дурно, смотря по тому, какъ лучше—но во всякомъ случав внезапное возобновленіе забытыхъ дебатовъ на Пескахъ, въ ночную пору и въ сейчасъ описанной обстановкъ, до того живо воскресило въ моей памяти недавнее

прошлое, что я въ одну минуту помолоделъ и весь превратился въ слухъ. Какъ и следовало ожидать, застрельщикомъ въ данномъ случае явился "умница" Покатиловъ.

— Въ наше время, — сказаль онъ, — губернаторская власть стояла твердо, но въ то же время была свободна отъ нареканій. Ибо находилась въ предълахъ и требовала осмотрительности.

Сказалъ и умолкъ. И всё присутствующіе, не исключая даже кантонистовъ, утвердительно покачали головами, какъ будто для нихъ быть осмотрительными столь же легко, какъ для обыкновеннаго обывателя быть твердымъ въ бёдствіяхъ.

Но на меня эта profession de foi произвела удручающее впечатление. Признаюсь откровенно, съ невоторыхъ поръ я смотрю на твердость власти совсемъ другими глазами.

Во-первыхъ, я не только не смѣшиваю власти съ осмотрительностью, но напротивъ, вижу въ послѣдней нѣкоторое преткновеніе; во-вторыхъ, о предѣлахъ я даже и не мыслю: до такой степени, самое упоминовеніе о нихъ представляется мнѣ несвойственнымъ. И всѣмъ этимъ я обязанъ "послѣднему слову науки", виработанному современною русскою публицистикой.

Ступитъ на горы — горы дрожатъ, Ляжетъ на воды — воды кинятъ,

—воть вь какомъ видѣ понимаеть власть "послѣднее слово науки", и въ какомъ не перестаеть рекомендовать ее русская публицистическая доктрина, начиная съ шестидесятыхъ годовъ. Послѣдняя совѣтуеть, оть времени до времени, даже съ умысломъ допускать извѣстную дозу неосмотрительности, дабы съ ея помощью осуществить твердость власти въ принципіальной ея чистотѣ. И я не только раздѣлялъ это убѣжденіе, но вмѣстѣ съ Товевилемъ восклицалъ: катать такъ катать! По американски. All right!

Несомнънно, что до-реформенная власть была обставлена очень серьёзными усложненіями, но несомпънно и то, что усложненія эти не способствовали ея развитію, но составляли больное мъсто, противъ котораго и протестовало послъднее слово науки. И что жъ! Именно въ пользу этихъ-то усложненій и раздалось здъсь прочувственное слово! Гдѣ раздалось? — въ средѣ одряхлъвшихъ и обиженныхъ старцевъ, которые, по самой природѣ своей, скорѣе должны быть склонны въ упрощенію, нежели въ усложненію!

— Позвольте, ваше превосходительство, — обратился я къ Покатилову: — съ одной стороны, твердость власти, съ другой, предън... осмотрительность... что-то я не понимаю! Такъ ли это?

Не говорить ли намъ последнее слово науки, что осмотрительность равносильна колебанію, и что для освеженія власти, отверемени до времени, не безполевно даже съ умысломъ выходить изъ предёловъ осмотрительности!

- Напримъръ-съ?
- Допустимъ, напримъръ, что исправникъ, въ видахъ испытанія, предприметь мъропріятіе...
  - Зачёмъ-съ?
- Положимъ, хоть бы для того, чтобы довазать, что распоряженіе, даже и не вполнъ законное, должно быть выполнено...
- Всенепремѣнно-съ. Ежели распораженіе послѣдовало, то оно должно быть выполнено. Но зачѣмъ же непремѣнно незаконное? Почему не начать прямо съ "ваконнаго"-съ?
- Зачёмъ? Почему? Да просто вздумалось, захотелось. Взяль да и сдёлалъ!
- Направляй кишку! направляй! гаркнулъ съ просонъя Балаболкинъ (точно онъ слышалъ мои слова и хотвлъ выразить мнѣ сочувствіе), но такъ громко, что съ Людмилой Ивановной сдѣлалось дурно.
- Ты бы, Фролъ Терентычъ, потише бредиль! вѣдь этакъ не трудно и навѣкъ человѣка уродомъ сдѣлать! вскинулся Краснощековъ на оторопѣлаго кантониста, и затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ: естъ въ вашихъ словахъ нѣкоторое основане, молодой человѣкъ! есть!
- Твердость власти—и осмотрительность! продолжаль я, поощренный сочувствіемъ Краснощекова: —но ежели я, облеченный властью, не обладаю осмотрительностью, ежели природа не надёлила меня этимъ даромъ? Ежели, напротивъ, она надёлила меня рыцарскою пылкостью и способностью слёдовать первыть необдуманнымъ движеніямъ благороднаго сердца? Ужели я изъ-за этого навсегда долженъ быть лишенъ возможности осуществить власть?
- На это я могу вамъ, молодой человѣкъ, сказать слѣдующее: въ наше время даже лишенный осмотрительности человѣкъ силою вещей становился осмотрительнымъ, или, по крайней мѣрѣ, вынужденъ былъ неосмотрительности своей давать другое назначеніе. Да-съ.

И видя, что лицо мое продолжаеть выражать недоумине, умница подняль кверху указательный палець и продолжаль.

- Обстановка была—только и всего.
- И затемъ, началъ по пальцамъ пересчитывать:
- Губернскій прокурорь быль—разъ-съ; губернскій штабъ-

офицерь быль---два-съ. Воть вамъ, съ перваго же абцуга, два ища, у которыхъ и обязанностей другихъ не было, кромъ одной: неослабно имъть въ виду начальственную неосмотрительность.

- Вспомянте, однако, ваше превосходительство, что, вёдь, въ сущности, это быль липь источникъ пререканій, который и начальство не мало огорчаль.
- Дъйствительно-съ. Именно такъ эти дъйствія и назывались. Но въ наше время словъ не боядись, ибо всякому было въдомо; что за прережаніями скрывается власть, сама себя провъряющая. Еслобъ не существовало пререканій, какое зрълище представилось бы глазамъ нашимъ? Не знаю, какъ вы на этотъ предметь смотрите, но я весьма опасалось, что мы увидъли бы пространство, отданное въ распоряженіе неосмотрительному человъку, который ни самъ себя сдержать не въ силахъ, ни обстановки подъруками не имъетъ, которая благовременно его въ чувство привести бы могла!
- И сволько мы видимъ примъровъ, началъ-было Набрюшшковъ, который, въ качествъ добраго подчиненнаго, до сихъ поръ преимущественно помаваніями головы свидътельствовалъ о своемъ созувствіи, но теперь, очевидно, не могъ уже сдерживать постигшаго его умиленія.
- Я не вижу даже надобности скрывать, что и на самомъ себв эти примевры видель, - прерваль его Покатиловь. - Разскажу вамъ, каной однажды со мной случай былъ. Задумала моя Лукерья Ивановиа пикникъ въ загородной рощъ устроить. Прекрасно. Выдумали они тамъ дроги какія - то необывновенныя, чтобъ полгорода на нихъ усадить, и натурально во мив: позволь да позволь въ эти дроги пожарныхъ лошадей запречь! Я туда-сюда; однако, переговориять съ полиціймейстеромъ, тотъ, съ своей стороны, обнадежиль — бери, матушка! А на другой день во мит штабъ - офицеръ: но ежели, говорить, пожаръ? Я опять туда-сюда: и полиціймейстера за бова, и почему же, говорю, такъ-таки ужъ непременно пожаръ? -- а онъ уперся на своемъ: но ежели, говорить, пожаръ? И что же-съ! подосадоваль я, признаться, однаво вижу: полковинкъ-то въдь правъ! Протянуль ему руку и говорю: благодарю, полковникъ! еслибъ не вы, я, быть ножеть, противь завона бы поступить! Позвольте васъ спросить, такь ли мив следовало, на основаніи "последняго слова науки", поступить?
- По моему мивнію, на основаніи последняго слова науки, полковнику никогда бы и въ голову не пришло настанвать вътакомъ дёль, которое вамъ лучше извъстно.

— И я полагаю, что по ныившиему времени онь бы не настаиваль. Но въ старые годы такъ не полагали, а еслибы полагали, то управляемымъ и дъваться, пожалуй, было бы некуда. А въ скоромъ времени послъ того и другой вазусъ со мной случился. Открылась въ городъ вакансія частнаго пристава, а меня кума давно ужъ объ мъстъ для мужа просила. Воть я я говорю ей: съ Богомъ, кума! А на другой день, ко миъ—прокуроръ. Это, говорить, духовная симонія! Я, говорить, обязань буду донести! Ну, и туть опять: подосадоваль я, подосадоваль, да и долженъ быль согласиться, что прокуроръ правъ! Какъ объ этомъ новая наука-то ваша говорить?

Я хотель ответить, что такія действія современная наука называеть расхищеніемь власти, но величіе Поватиловской души до того подавило меня, что я безмольствоваль.

— А я вамъ скажу, какъ она говорить, — продолжалъ неумолимый старикъ: — она видитъ въ таковыхъ поступкахъ противодвиствіе... А наша, старинная, наука видела въ нихъ содействіе, и лицъ, на которыхъ это содъйствіе было возложено, именовала "надзоромъ". Да-съ, было такое слово въ старину, которое нивъ даже у старожиловъ изъ памяти исчезло! И начальство, съ своей стороны, ежели и огорчалось, какъ вы говорите, пререканіями, то огорчались больше столоначальники, коимъ приходилось таковыя разръшать, настоящее же начальство, напротивъ, радовалось, ибо знало, что ежели власть въ соотвътственномъ видъ проявлять себя желаеть, то надзоромь за подчиненными ей органами она не подрываеть, а украпляеть себя. Можеть быть, это украпленіе устроено было на старинный манеръ, но все-таки оно существовало, и никому въ голову не приходило сказать, что оно не уврѣпленіе, а потрясеніе. Позвольте спросить: что, ежели бы я, воспользовавшись последнимъ словомъ науки, поехаль на пожарныхъ лошадяхъ на пикникъ, а у меня въ это время полгорода огнемъ бы выдрало? Или, еслибы я, по слабости человъческой, губернію кум' предоставиль, и она, въ свою очередь, прочимъ кумовьямъ ее раздарила? Утвиштельный ли бы получился отъ сего для начальства результать?

Вопрось быль поставлень такъ ръшительно, что даже кантонисты испугались и вытаращили глаза, а генералъ Краснощевовъ, который, въ свое время, въролтно, не разъ отдавалъ Милочкину губернію на подержаніе кумѣ, смутился и молчалъ. Что касается до Набрюшникова, то онъ находился въ такомъ восхищеніи, что безъ словъ декламировалъ руками.

- Но въдь несомивнию, что подобныя дъйствія, рано или поздно, и сами собой вышли бы наружу,—попытался я возразить.
- Сами собой-съ? или говоря другими словами, при помощи скандала-съ? черезъ посредство газетныхъ корреспондентовъ-съ? Покорнъйше благодарю-съ.

Умница привсталь и поклонился; за нимь машинально, тоть же жесть повториль и Набрюшниковь.

- Но развъ непремънно необходимъ скандалъ? а келейно?
- Нельзя-съ. Кояь скоро обстановка нарушена, и некому, въ законномъ порядкъ, начальственную неосмотрительность ограничть, другого выхода, кромъ скандала, нътъ-съ. Да въ наше время, признаться, келейностей-то и не признавали. Открыто дъйствовали, не опасались. Въ соронъ-седьмомъ году, когда Фролъ Терентычть Балаболкинъ, по неосмотрительности, три четверти города спалилъ, а остальную четверть, по строптивости характера, въ кандалы заковалъ, прислали за нимъ изъ Петербурга фельдъегеря, посадили въ телъжку и увезли-съ.

Всв взоры на минуту устремились на Балаболкина, который, не подоврѣвая, что о немъ идеть рѣчь, тяжело сопѣлъ, и въ полудремотѣ бормоталъ: направляй кишку! направляй! направляй! направляй!

Лицо его было блёдно, какъ бы измученно, и въ то же время выражало совсёмъ нерезонную непреклонность. Съ перваго взгляда, по этому лицу нельзя было угадать, что именно этотъ человёкъ въ состояніи предпринять, но ежели скажуть — всему повёрить можно. Что касается до меня, то въ свое время, и я слыхаль разсказы объ этомъ путешествіи на тележкі, но, признаюсь, считы ихъ баснословіемъ. И вдругь, Богь привель встрітиться вицомъ къ лицу съ самимъ виновникомъ торжества!

А "умница", между тамъ, продолжаль:

— А вакъ вы о губернскихъ правленіяхъ полагаете? Легко было съ ними ладить? Развъ тъ они были, что теперь? Развъ иогъ я совътникомъ помывать: извольте, государь мой, подавать въ отставку; вы мив не нравитесь, вы съ дамами обращаться не умъете? Въ наше время, сударь, у совътника-то поясница желъзная была, голосъ какъ у протодіакона, весь онъ, бывало, пропитанный сводомъ законовъ ходить, и у всъхъ, на объдъ ли, на вечеринкъ ли, вездъ первый гость. И у преосвященнаго—свой человъкъ. У меня одинъ такой-то былъ, такъ я каждый день съ нимъ до седьмого пота спорилъ. Я говорю свое, а онъ — свое; ниогда его, иногда онъ меня. Непріятно оно, что и говорить! —но съ другой стороны, и тутъ для начальствующаго лица

провърка. Пробовалъ - было я, на первыхъ порахъ, начальству докучать: возьмите, говорю, отъ меня сего строптиваго чиновника!—а мнъ въ отвъть: не угодно ли, предварительно, факты таковой строптивости представить! Факты-съ! вотъ въдъ какое слово было! а нынче и выговорить-то его порядкомъ не всякій съумъть!

- Но въдь они взятки брали, совътники ваши! Кому же это, наконецъ, неизвъстно!
- Не отрицаю, дёло возможное-съ. Только сважу вамъ одно: еслибы люди съ такимъ умомъ и съ такими познаніями жили въ нынёшнее время, то, судя по нынёшней жадности, милліонерами бы они были вотъ что-съ! А я, между тёмъ, изъ современниковъ моихъ только одного совётника губернскаго правленія и зналъ, который настоящее состояніе себё составилъ. Да и тотъ впослёдствіи, отъ угрызеній совёсти, въ монахи постригся, а капиталы свои на Авонъ пожертвовалъ.
- И все-таки, позволяю себъ думать, что относительно фактовъ можно было бы поснисходительные взглянуть. Выдь губериское правление—это, такъ сказать, домашнее учреждение, въ которомъ и допустить разноголосицу неудобно. А притомъ же, совытникъ-то, объ увольнении котораго вы просили, выдь подчиненный вашъ быль... отчего же бы вамъ удовольствие не сдылать?
- Да вы читали ли, молодой человъкъ, "Учрежденіе губернскихъ правленій"? Прочтите-съ. Это не законъ, а музыка-съ.
  Никакихъ домашнихъ учрежденій въ государствъ не полагается-съ.
  И учрежденія, и формы—все пригнано такъ, чтобы предълы обозначить. И совътники совсьмъ не подчиненные были, а концерть-съ. Бывало, принесутъ журналы-то губернскаго правленія.
  такъ въ иномъ пальца три толицины, и всякій объ особенномъ
  дълъ трактуеть! И весь онъ задомъ напередъ написанъ: сперва
  конецъ, потомъ начало, а середину—самъ ищи! Читаешь—и постепенно тебя объемлеть. А въ заключеніе: подтвердить.
- И подтверждали-съ!—весь сіяя восторгомъ воскликнулъ Набрюшнивовъ.
- А затёмъ, и постороннія вёдомства не по имени только существовали. Нынёшняя наука въ нихъ препятствіе видить, а старая видёла полезное раздёленіе властей. И это, въ свою очередь, предёлы полагало. Я полагаю: воть такъ поступить, а ведомство государственныхъ имуществъ—воть этакъ. Мы и переписываемся-съ.
  - Воля ваша, а это ужъ положительное расхищение власти!
  - По нынъшнему—такъ. Даже страннымъ ныиче кажется,

High of the

еменя кто возражаеть. А встаряну требовалось, чтобъ власть сама себя оправдывала, а не ради одного того властью называлась, что ей мундиръ присвоенъ. Мундиръ даваль внёшнія пренкущества—воть и достаточно. Бывало, у об'єдни въ собор'є—я вмереди всіхъ стою; у головы на нирог'є—ми'є первый вусовъ; на бал'є въ польскомъ—я съ предводительшей въ первой пар'є; въ зас'єданія вомитета—я на предс'єдательскомъ м'єст'є; по губерніи на ревизію побкаль—оть границы до границы у'єзда впереди исправнить скачеть; въ у'єзданій городь прійхаль—кунцы хлібов-соль подносять; у'єздать сображся—провожають... Польщенъ, уваженъ, кочтёнъ, сыть—какихъ еще знавовъ больше!

При этомъ враткомъ перечив почестей, которыми окружена был дореформенная губернаторская власть, у всёхъ стариковъ глаза разгорёлись. Даже Гвоздиловъ посабыль, что у него на душе постыдное дёло лежить, и щелкнуль языкомъ.

- А то, номилуйте! мундиръ во всей силъ остался, а обстановка—управднена!
- Ваше превосходительство! но развѣ можно такъ рѣнинтельно утверждать, что обстановка упразднена? А суды? а земство? Развѣ это...
- Змаю-сь, но въдь последнее слово науки и въ этихъ учрежденіяхъ расхищеніе власти усматриваеть. Я же съ своей стороны сважу вамъ: суды и прежде, и нынче—всегда судами быль. Всегда они особиякомъ стояли, а ежели последнее слово вауки и дравнится независимостью, такъ это, во-первыхъ, одно пустословіе, а во-вторыхъ, къ вопросу о прерогативахъ власти совсёмъ и не относится. И прежде, выберутъ, бывало, отставного прапора въ предсёдатели,—смыслу въ немъ ни капельки, а попробуй-ка кто-нибудь ирикоснуться въ нему! Что же ввсается земства, то развё наука ваша принимаеть его въ сурьезъ? И тутъ она тольно дравнится и малодушествуеть. Ахъ, молодой человътъ, молодой человътъ! нынче даже сенатъ и тотъ, предостерегающее вначеніе утратилъ... Сенатъ-съ!!

При упоминовение о сенать, вы комнать водворилась такая темина, что даже вакей, убиравшій со столь тарелки—и тоть остановився, вакъ вконанный. Первый нарушиль очарованіе Набрюшниковь, но и то шомотомъ, единственно по чувству преданности.

- Ныече даже радуются, ежели сенать огорчень, шешнуль онь сосыду своему, Купидонову.
- -- Все упразднено-съ! -- завлючилъ Поватиловъ слабвющимъ голосовъ: -- "надворъ" -- упраздненъ-съ, воллегія --- упразднена-съ,

а что вновь установлено, то въ смѣшномъ и вредномъ видѣ пред-

"Умница" махнуль рукою и умолю». На его місто, въроди обличителя, выступиль генераль Чернобрововь.

- Сенать-сь, сказаль онъ: а особляво московскіе онаго департаменты... Это, я вамъ доложу, тоже въ своемъ родвантивъ быль! Указы-то, бывало, охашками съ ночты таскають, такъ что ежели посторонній человікъ при этомъ случится, такъ только руками разведеть: меужели моль на всю эту охашку отвічать надо? А тамъ, спустя время, пойдуть и донесенія: "зачёмъ, по присланному изъ сената указу, исполненія учинить невозможно". Примесуть. бывало, язъ губернскаго правленія охапку рапортовъ—иной въ палецъ толцины—такъ только объ одномъ думаешь: все ли туть откровенно написано? И ежели чуть гдё замётишь: "къ сему необходимо присовокупить", или вообще умствованіе какое-нибудь— "те-те-те, голубчикъ! прошу отъ умствованій уволить! Сенатъ и самъ разбереть, что худо, что хорошо—нечего его наводить"! Вотъ, мой другъ, какія мы, старики, чувства къ сенату питали!
- Всякій, бывало, ябедникъ, и тотъ въ сенатъ...—занкнулсябыло Гвоздиловъ, но вопомнилъ, что у него на душтв мостыдное дъло лежитъ, и замолчалъ.
- --- И ябедники свою долю пользы приносили-съ, --- холодно замѣтилъ ему Поватиловъ.
  - Ябедники! Но въдь это язва! -- воскликнулъ я.
  - И они предълъ полагали-съ.

Я быль побъждень. Какой, однакожь, ивумительный механизиь! сколько гарантій! Губернскій прокурорь—разь, губернскій штабъофицерь—два, губернское правленіе—три, постороннія въдомства (въ томъ числё и начальникъ земской конюшни)—четыре, почтмейстерь—пять, ябедники—шесть. И въ облакахъ—сенать... Московскіе онаго департаменты!

И никто не жаловался, что много, никто не кричалъ: вараулъ! власть расхищаютъ! Воть бы когда коть чуточку пожить!

Правда, что передъ моими глазами сидћли такіе два экземплара минувшихъ дней, которые не весьма свидътельствовали въ
пользу устойчивости гарантій, а именно: Балаболкинъ и Пучеглазовъ (а очень въроятно, и Гвоздиловъ съ Краснощековымъ), но
въдь за то Балаболкинъ и проъхался съ жандармомъ въ тележкъ.
Что же касается до Пучеглазова, то онъ и до сихъ поръ хорошенько не знаетъ, какимъ обравомъ онъ губернаторства лишился.
Догадывается только, что, должно бытъ, правитель какиеларія

подсунуль ему прошеніе объ отставит подписать, а его и уволили. Такъ відь и это своего рода гарантія. Кабы дать Пучеглазову волю, какъ этого требуетъ посліднее слово науки, такъ онъ, чего добраго, всю бы губернію сквовь строй прогладъ, а правитель канцеляріи поняль это и упредиль.

Било двінадцать, но нивому и въ голову не приходило, что это чась привидіній. Напротивь, всі продолжали сидіть за стоминуту на сосіднемъ дворі пітухъ—конечно, нельзя поручиться, какое превращеніе могло бы произойти!

Однаво, все обощлось благополучно, и любезный хозяинъ первый ободриль насъ, подновивъ потухающую бесёду разсужденіями на тэму распорядительности.

- Воть вы сейчась о предвлять слыпали, сназаль онъ: но не думайте, что ежели кто предёль исполниль, тоть ужъ освобождался оть распорядительности. Требовалось, чтобъ губернаторъ и въ предвлахъ оставался, и въ то же время ховянномъ въ своей губернін быль, чтобъ вездів самъ. Дорогу березпами обсадить, пожарную трубу выписать, новый шрифть для губериской типографіи пріобрести, мостовыя въ городе исправить, бульваръ устроить, фонари на улицахъ завести-воть задачи, которыя, вь старину, каждый начальникь губерміи обявань быль выполнить. А затемъ, и все остальное. Условился я, напримеръ, съ начальникомъ земской конюшни, чтобъ по всей губерніи лошади у врестьянъ были саврасыя, --- и выполнилъ. И не итрами строгости н понужденія я результатовь достить; а единственно сь помощью распорядительности. И такъ эта масть у насъ прижилась, что после того, сволько ни старались создаже мое разрушить, а и теперь еще въ захолустьяхъ крепкая сакрасая порода сердце поседянина радуеть!
- Его превосходительство изволили московскій тракть березками усадить, —присовокупиль Набрюшниковь, почтительно указывая на Покатилова: — а мослів ниль приказали эти березки рубить. И чтоже-съ! несмотря на это, даже по-сейчась въ иномъ ивств березка цілехонька стоить!
- Такъ воть что значить, мой другь, распорядительность!— обратился ко мив Чернобрововъ: только разь ее стоить проивить, такъ потомъ въка невъжества пройдуть, но и тъ плоды ек вполнъ истребить не смогуть! Хоть одна березка, а кое-таки останется.
- И просъещение, и продоводьствие, и народими нравственность, и холера, и сибирская явва, и оспа—все въ одной горсти быю!—вториль Чернобровову Набрюниниковъ.

- И на все хватало времени. А нынче куда все это дъвалось?—Говорять: отошло... но куда?
- Да туда же, куда и все прочее: изморомъ изныло! нъсколько раздраженно откликнужся Поватиловъ.

Воцарилось глубокое и скорбное молчаніе, до краєвъ переполненное вадохами. Прасковья Ивановна потихоньку встала и отворила въ сосёдней комнатѣ форточку.

- Ваше превосходительство! въдъ вы такую картину современности нарисовали, что трудно даже представить. какъ люди жить могутъ! — обратился я къ Покатилову,
- Развѣ жизнь оть нась зависить-съ? Предоставлено намъ жить — и живемъ-съ.

Эти странныя слова еще больше усилили общее уныніе. А туть еще и Краснощевовъ подбавиль.

- Бывало, я вду по губерніи и понимаю! восвливнуль онъ, грозя очами: и себя самого, и другихъ все понимаю! Направо посмотрю и наліво посмотрю вижу-съ! Чуть ежен что стой! выліву изъ экипажа и распоряжусь-съ! Воть вамъ и "преділи". А нынче и "преділовъ" у "него" ніть, а что "онъ" такое, осмілюсь я васъ спросить? Потуда только онъ себя и чувствуеть, покуда изъ квартиры до вокзала желізной дороги, облакомъ одівницій, івдеть! Прівхаль, сінть въ вагонъ—что, "онъ такое? кладь-съ! Везуть его, вакъ и всякую прочую кладь, а куда везуть онъ не знаеть. Силу пара остановить не можеть, рельсы съ дороги снять—не им'веть права! задній ходь дать не ум'веть! А ежели на станціи шум'єть начнеть—сейчась протоколь. И пойдуть передъ всёмъ честнімъ народомъ разбирать, въ какой силів онъ шумъ производиль: "при исполненіи" или просто въ качестнів разночинца. Срамъ-съ.
- Направляй кишку! взвыль во снѣ Балаболкинь, и въ тоже время такъ сильно покачнулся въ бокъ, что едва не свалился со стула.

Это была последняя вснышка: приближался процессъ старческаго разложения. У всяваго что-нибудь затосвовало. У Чернобровова—нога, у Покатилова—лопатка, у Краснощевова—поясница. Всё чувствовали потребность натереться на ночь маслицемы и надёть на голову волпавъ. Даже дамы не безъ умысла любо-пытствовали, вавое сегодня число?

Уви! передо миою приподнять быль лишь край тамиственной завысы, скрывавшей прошлое! Собственно говоря, я нолучить болье или меные ясное представление только о "предылахь"; о творческой же дъятельности дореформенныхъ губернаторовь я зналь

только одно: что они могли распространить саврасую масть. Но какъ они относились къ сокровищамъ, въ недрахъ земли скрывающимся? Какъ понимали вопросъ о движеніи народонаселенія? Одобряли ли разведеніе фаланстеровъ? доставляли ли въ срокъ сведенія, необходимыя для изданія академическаго календаря, и въ какомъ смыслъ: тенденціозныя или наивныя? признавали ли пользу травосъянія? върили ли въ чудеса, или считали оныя лишь полезнымъ мфропріятіемъ въ видахъ обузданія простолюдиновъ? Находили ли достаточною существующую астрономическую систему, или подагали оную, для подьзы службы, отменить? провидели ли гессенскую муху, сусликовь, кузьку, скопинскій банкъ, саранчу? какими идеалами руководились при опредёленіяхъ, увольненіяхъ и перем'вщеніяхъ? — Воть сколько вопросовъ разомъ пронеслось передо мной, и всв они остались такою же загадкой, какъ и въ то утро, когда генералъ Чернобрововъ благосклонно почтилъ меня приглашеніемъ.

По примеру прочихъ, я уже собрался встать, какъ встретить устремленный на меня взоръ Купидонова, который какъ бы говорилъ: неужто же отъ меня и научиться ужъ нечему?

- Можеть быть, и вы имъете что-нибудь сказать, полковникъ?—обратился я къ нему.
- Немногое, отвътиль онъ: но тоже въ своемъ родъ... Первые мостки черезъ Неву я еще при блаженной памяти Александръ I устраивалъ, и затъмъ ежегодно, весною и осенью, въ течене тридцати лътъ, восполнялъ эту обязанность. И сошлюсь на всъхъ: каковы были дореформенные мостки, и каковы нынъшніе?! Только и всего.

Онъ простеръ руку и щелкнуль языкомъ. Но уже врядъ ли вто изъ стариковъ порядкомъ слышалъ его слова. Только Прасьовън Ивановна слегка плескнула руками, но и то, по-правдъ свазатъ, больше въ знакъ благодарности за провъсную бълорыбицу, которую Купидоновъ въ этотъ вечеръ для закуски доставилъ.

Черезъ пять минуть я быль ужъ дома. Въ душъ у меня была музыка, такъ что когда кухарка, вся заспанная, отворяла инъ дверь, то первыя мои слова, обращенныя къ ней, были:

— Ахъ, Мавра! угадай, кого я сегодня видълъ?.. "Утъшеше сената"!!

Н. Щедринъ.

## 7

## ТОРМАЗЫ новаго русскаго искусства

## VIII \*).

онечно, относительно созданій новых русских художивысвазано было до сихь поръ не мало сочувствія, симицоброжелательства и даже восхищенія, не только со сторони ки, но иногда и "вритики". Почти нивто не отрицать тливости лучшихъ, значительнійшихъ нашихъ живописцевъ тъ въ противномъ, было бы уже діломъ слишкомъ вопіющихзезъ-чуръ бросающимся въ глаза. Но выраженій недоволнеудовлетворенности—была всегда еще большая, громадная , и въ разговорахъ публики, и въ заявленіяхъ прессы. завъ 20—25 літь тому назадъ, такъ вплоть и до сихъ поръ, колкають обвиненія нашихъ художниковъ въ необтесанности, взованности, грубости, неліпости понятій, въ презрініи къ цу, нежеланіи учиться, выбираніи низвой безобразной натуры,

"эстетическаго вкуса", наконецъ, и въ знаменитой, и въ страп-, "тенденціи".

удожникъ А. Ледавовъ постоянно толвовалъ объ "упадвъ пруссвой школы (такъ какъ всемъ регроградамъ синивомъ пъ глаза именно ея быстрый рость и могучее, неудержимое тіе); онъ увёрялъ даже, что после 11 лётъ существованія, оварищества передвижныхъ выставокъ" оказалось, по частя а и русской исторіи, всего только двё картины: "Охотики риваль" Перова и "Царевичъ Алексей передъ Петромъ І" Все остальное, конечно, оказалось для А. Ледавова никуда

юй наклоиности къ сюжетамъ, низкимъ и осворбительнымъ

См. выше: марть, 212 стр.

вегоднимъ (очень миогія между вартинами, онъ примо признаваль "поворомъ" нашего искусства). Онъ старался также защитить отъ общихъ насъбщевъ академическое преподаваніе "по букварямъ, давнымъ-давно събденнымъ мышами"; онъ горой стояль за миоологическія и влассическія программы, увіряя, что вий ихъ нізть спасенія учащемуся художнику; онь сь гийвомъ отмічаль нь каждой новой картин'в новыхъ кудожниковъ-, пересоль реализма", всуменье рисовать, неуменье писать, неуменье сочинать. Онъ съ унизительнымъ рабскимъ почтеніемъ указываль на Европу и ея художественныя мивнія "на общечеловіческомъ рынків, вдали отъ нашихъ вислыхъ щей", и съ великимъ остроуміемъ и вдеостью восклицаль: "Если мы возьмемь такіе оригиналы, какъ россійскія Маланыя и Осклы, висти гт. Ярошенко, Решиныхъ, Васиецовыхъ и Ко, и поставимь ихъ рядомъ съ луврской мадонной Мурильо, сивстинской Рафаэля, или картиною "Взятіе Божіей Матери на небо" Тиціана, и будемъ сравнивать съ такими оригиналами, то, конечно, ожи окажутся совершенно нереальными и непохожими на такіе оригиналы, какъ Өекла и Маланья. Но потому-то тавія произведенія и прекрасны, потому-то они такъ неотразимо дъяствують на душу человъка, что непохожи на Өеклъ и Акулинь, привованных в землё всею своею греховною плотскою тяжестью, а уносятся передъ глазами врителя, накъ эсяръ, накъ горячая молитва въ небесную высь" (Свёть, 1884, № 72). О сожетахъ искусства художникъ А. Ледановъ изъясиялся такъ: "Современный жанристь долженъ брать современные сюжеты и не вдаваться въ анахронизмъ. Сюжеть Репина "Сдача рекрута", вонечно, не современень. Какое можеть составлять горе для крестьянской семьи сдача въ рекруты при общей воинской повинности, при отмене телесного наказанія, при праткосрочной службе, где рекругь изъ безграмотнаго делается грамотнымъ и практическимъ вообще въ жизни? Такъ и своихъ "Бурлаковъ" Репинъ написалъ тогда, когда пароходы уже сновали по Волгъ и бурлачество осталось только въ преданіи" (Спб. В'ядомости, 1880, № 59). Глубину же своего пониманія и тонкость своего вкуса художникъ А. Ледаковъ всего лутше, всего наглядиве доказываль твиъ, что въ многочисленныхъ своихъ статьяхъ, разсвянныхъ въ "Сиб. Відомостяхъ" и "Світів", онъ предпочиталь Дмитріева-Оренбургскаго и Поленова-Верещагину, ставиль блестищіе, но поверхностные и ръдко правдивые портреты К. Маковскаго, этого "могучаго художника", "невзивримо выше" изумительныхъ портретовъ Крамского и другихъ мучшихъ нашихъ художниковъ; посредственныя картинки (такія, какъ наприм. "Отъйздъ" г-жи Михаймовой) цениль безъ всякаго сравненія выше совершеннейшихъ

и глубочайшихъ созданій, такихъ какъ, напр., "Не ждали" Рѣпина (Свѣтъ, 1884, № 74); наконецъ гт. К. Маковскаго, Бронникова и Полѣнова признавалъ "лучшими художниками" всего Товарищества передвижныхъ выставокъ (Спб. Вѣдом., 1880, № 75).

Не одинъ художникъ А. Ледановъ раболенно млелъ передъ Западомъ, и, ожидая только оттуда и оть всяческаго подражанія -спасенія русскому искусству, презрительно поглядываль на все созданное нашею новою школою. По этой самой части отличались тоже и многіе не-художники. Такъ, наприм., г. Боборыкинь, среди своей всеобъемлющей литературной дізтельности, во всіхъ возможныхъ родахъ, удёляль всегда не мало мёста также и художественнымъ статьямъ. Здёсь онъ всего болёе посвящаль страницъ негодованію на дерзкое отступничество новаго русскаго искуства отъ смиренной покорности западнымъ преданіямъ, привичкамъ и вкусамъ. Г. Боборывину ничего такъ бы не котъюсъ, кавъ того, чтобъ русскіе живописцы и скульпторы дёлали точьвъ-точь то самое, что новые и старые итальянцы, францувы, нидерландцы. Поэтому онъ и громилъ русскую художественную непочтительность, русскую самобытность, русское исканіе "содержанія" въ картинахъ и скульптурахъ, русское несогласіе на "искусство для искусства", столь распространенное во всей новой Европ'я, тесную связь русскаго искусства сь русской литературой. Вследствіе поверхностныхъ привычекъ мысли, пріобретенныхъ имъ во время порханія по Европъ, г. Боборыкинъ желаль бы видеть насажденным у насъ то, оть чего открещиваются лучшіе люди Запада и что у насъ, слава Богу, еще покуда не привилось: безцёльное виртуозничанье и способность довольствоваться имъ однимъ въ искусствв, помимо всего того, что во сто разъ важнее этого виртуозничанья. Поэтому-то, по поводу русскаго новаго искусства, г. Боборыкинъ и способенъ быль говорить воть что: "Мы можемь теперь, безъ всякаго національнаго хвастовства, сказать, что существуеть уже цёлая русская школа. Но воть это-то нарождение и вызвало въ нашей художественной критивъ цълое ученіе, въ которомъ національное чувство получило окраску, гораздо болве вредную, чвить полезную для развитія нашей живописи... Давно уже раздаются у насъ голоса (въ счастію, ихъ у насъ не особенно много) во имя самобытности, понимаемой чрезвычайно узко. Такой домашній, доморощенный протесть вызвань темь, что искусство (живопись) было слишкомъ отторжено оть жизни. Художникамъ давалось черезъ-чуръ академическое развитіе... Но движеніе во имя большей жизненности искусства вовсе не наше доморощенное изобретеніе" ("Живоп.

Обогр., 1883, №№ 2 и 7). "Борьба противъ академіи началась въ Парижъ уже давно", говоритъ г. Боборыкинъ, и въ доказательство указываеть на изв'єстный романъ Гонкуровъ "Manette Salomon", гдв высказывають свои мнвнія художники 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ гг.), не сообразивь, во всегдашнемъ своемъ легкомысліи, что стесненія всегда, везде и во всемъ существовали, и сопротивленіе имъ всегда и везді, и у всіхъ проявлялось, но всякій разъ но особеннымъ своимъ причинамъ и на свой особенный манеръ, а поэтому въ этомъ дътв нивакія справки съ другими мъстами и народами намъ не нужны. Человекъ, на котораго населъ ломающій его медвідь, кричить и защищается не потому, такъ дълали, можетъ быть, раньше его, другіе, — а потому ему больно и спастись хочется. При этомъ, г. Боборыкинъ горько жаловался на то, что будто-бы "теперь подрывается не только всявая академія, но и всякое систематическое развитіе молодого человіна подъ руководствомъ учителя" обвиненіе, столько же у насъ старинное, какъ и ложное. Никто нивогда не нападаль у нась на художественное ученье вообще. Непостижимо, какъ могъ г. Боборывинъ печатно объявлять, будто по нынешнимъ русскимъ понятіямъ, "успехи мастерства, колоритъ, рисунокъ, изученіе анатоміи, артистическое воспитаніе, пройденное въ музеяхъ и мастерскихъ Европы-все это не существуетъ". Во всемъ этомъ кромъ жалкой клеветы на русскихъ художнивовъ и сочувствующихъ имъ критиковъ-ничего нътъ. Кто у насъ нападаль на ученье, нападаль всегда только на ученье "школьное", которое было и у насъ столько-же нелено и вредно, какъ вездъ. Конечно, ни одинъ талантливый и умный художникъ, ни одинь въ самомъ дёлё мыслящій и образованный критикъ никогда не подумаеть отрицать потребности художественнаго образованія, ученья, ни одинь еще не приходиль къ темъ неленымъ безуміямъ, какія приписываеть имъ г. Боборыкинъ, повидимому, мало понимающій то, что говорится во враждебномъ ему лагеръ новыхъ русскихъ художниковъ. Никто изъ нихъ никогда не думалъ, что вся Европа ничего не произвела по части искусства кромъ бевдарности и ничтожества: чёмъ выше человёкъ надаренъ талантомъ и умомъ, чемъ онъ больше понимаеть въ искусстве, после долтихь годовь изученія, сравниванья, любованья, размышленія, темъ глубже и больше онъ цёнить великихъ истинныхъ художниковъ прежняго времени, которыхъ, для счастья человъчества, было до сихъ поръ не мало. Но это еще не резонъ, чтобъ слвпо и порабски веровать во все художественныя славы, какія только существують на Западъ (иногда совершенно понапрасну) и не смъть

о нихъ своего собственнаго сужденія им'єть. Нигд'є въ Европ'є не найдется бол'є горячихъ и глубовихъ цінителей не толью Веласкеца, Рембрандта, вообще нидерландцевъ, испанцевъ (вогорые какъ-то особенно подходять къ русскому духу, вкусу и складу), но и разныхъ другихъ великихъ художниковъ Запада; но см'єщью было бы, подъ страхомъ грозной опалы, требовать, отъ современныхъ русскихъ художнивовъ и вритиковъ, рабол'єшной сл'єпоты и неразборчиваго поклоненія многому такому, что давно отжило свой в'єкъ и не годится бол'є просв'єтденному современному чувству и мысли, и г. Боборыкинъ можеть, со вс'єми себ'є подобными вопить сколько ему угодно противъ неуваженія "преемственности" со стороны современниковъ, эти посл'єдніе все-таки будуть одно высоко любить и уважать, но другое и не любить, и не уважать, хотя бы это были репутаціи въ цілую версту вышины.

Но есть одинъ пунктъ, который болве всего сказаннаго, более "неуваженія" къ темъ художественнымъ авторитетамъ которие уже теперь непригодны, болве слишкомъ малаго фетицизма передъ "преемственностью" въ искусствв, сердитъ г. Боборыкина Это-близкая связь искусства съ литературой, или какъ онъ называеть, подчинение живописи литературнымъ мотивамъ". Онъ жалуется, что "исходный пункть печальнаго нынвшиняго ученія о художествъ: содержаніе! Только то имъеть цвну, что написано на извъстную общественно-нравственную идею. Точно будто вся задача живописи сводится въ тому, чтобы идти вследъ за публицистивой и обличительной литературой... Пора, наконецъ признать полную самобытность живописи и не дълать изъ нея оруди для вещей, совершенно постороннихъ искусству"... Каково! Мысль, негодованіе, жгучая боль, страданія, глубокая симпатія или антипатія къ тімь или другимь явленіямь жизни-все это "постороннія вещи для искусства"! Художникъ не долженъ никогда это ни ощущать, ни выражать! Онъ долженъ быть только празднымъ шалуномъ формы, онъ долженъ баловать врасками и линіями для того только, чтобъ доставлять пуствищее "удовольстіе дилеттантамъ и приличное "разсъянье" зъвающей толиъ. Литература должна дёлать одно дёло, серьезное, важное, глубоко значительное, оставляющее по себъ широкія борозды на обществъсъ искусства довольно и роли милаго потешника и пріятнаго развлекателя! Какъ будто живопись не родная сестра литературы можеть нынче согласиться на ту низменную роль, какую часте играла прежде, особливо въ последніе два-три века! Какъ будте, сознавъ нынче свою мощь и права, она уступить ихъ "Произведенія живописи должны восхищать насъ не содерт

жаніемъ, а спеціально творческими достоинствами и пріемами", говорить г. Боборыкинъ. Ну, пускай онъ такъ и думаетъ, ръшая самъ для себя, чт вото за творчество такое будеть, которое не захочеть знать никакихъ самыхъ важныхъ, самыхъ глубокихъ, самыхъ насущныхъ и истинныхъ задачъ жизни, которое отвернется отъ нихъ всёхъ ради одной "виртуозности". Думая такъ, г. Боборыкинъ повторяеть только устарелыя французскія возаренія, которыя мы встрівчаемь вь той самой книгів "Manette Salomon" братьевъ Гонкуровъ, на которую онъ такъ любовно ссылается. Эти авторы (уже не отъ имени современныхъ имъ живописцевь, а отъ своего собственнаго имени) жалуются на "пагубное вліяніе французской литературы на французскую живопись 40-хъ годовъ", тогда какъ именно это-то вліяніе всегда и вездъ было самое благодътельное, самое плодотворное, самое возвышающее, всякій разъ когда литература пробуждалась оть обычнаго сна и полна становилась ощущенія живой жизни. Такъ бывало не разъ во Франціи, такъ было и у насъ въ последнія 25 леть. Этимъ мы ножемъ только гордиться, но, конечно, любителямъ ничтожнаго, нъмого, формальнаго искусства это могло быть только невыносимо больно и оскорбительно. Оно имъ, въ ихъ чисто куриной слепоте, казалось даже анти-художественнымъ. Г. Боборыкинъ скорбитъ, что "наша публика до сихъ поръ не воспитала еще въ себъ способности восхищаться самими пріемами мастерства. То, что французскіе критики на своемъ жаргонъ называють "la pâte" и la "brosse", не способны приводить ее въ восторгь. И слава Богу! скажемъ мы. Лучшіе французскіе умы и художественные критики давно жалуются на паденіе современнаго французскаго искусства, на его жалкую пустоту, въ большинствъ случаевъ, вслъдствіе отсутствія содержанія, вследствіе безумнаго поклоненія одному виртуовничанью. Тургеневъ жаловался (Спб. Въдом., 1881, № 310, статья г. Аверкіева: "Представленія Сарры Бернаръ) на современное паденіе французской драматургіи. "Совершенно ошибочно думать, что парижскіе театры стоять на значительной художественной высоть, говориль онъ. "Для художника они скучны; они ди него чезъ-чуръ механичны. Пересмотръвъ множество театровъ, вамъ покажется, что вы весь вечеръ просидели въ одномъ и томъже театръ: до того похожи другъ на друга всъ эти любовники, любовницы, ревонеры и т. д. Мало того, вамъ поважется, что во всёхъ театрахъ играють одну и ту-же пьесу: до того всё они нохожи другь на друга"... Это самое каждому мыслящему человъку приходится сказать про современное французское искусство: кром' ръдкихъ исключеній, оно ужасно скучно, потому что черезъ-чуръ

"механично", у него почти всегда полное отсутствіе содержанія, и только все оно состоить изъ "pâte" и "brosse", столько драгоценныхъ сердцу г. Боборыкина. Но то, что мило г. Боборыкину, то еще не непременно мило и всемъ остальнымъ русскимъ. Ему, наприм., кажется, что "худого въ томъ нѣтъ", что г. Харламовъ "имъетъ манеру письма близкую къ великимъ мастерамъ портретной и жанровой живописи французской и испанской школь" -а намъ кажется, что "худого" въ томъ очень много, потому что мы не испанцы и не французы, особливо прежняго времени, а потому и картины, и письмо ихъ должны быть другія, свон, а не чужія, не во гнѣвъ буди сказано "преемствамъ" г. Боборикина---что впрочемъ ничуть не мешаетъ ему, если это ему такъ нравится, писать романы и фельетоны въ манеръ какихъ угодно французовъ. Ему точно также кажется, что хорошо бы очень было, еслибъ "наши художники, виъсто "сюжетныхъ жанровъ" писали прямо съ натуры (въ томъ числѣ голыхъ женщинъ, свазано у г. Боборыкина несколькими строками выше), довольствовались типами, картинами домашней жизни, беря примъръ съ веливихъ голландскихъ мастеровъ... Отчего-бы и намъ не пойти по следамъ Ванъ-Остаде, Теньерсовъ и Герардовъ Доу?", спрашиваетъ онъ. Ответь очень просъ, но только г. Боборыкину онъ нивониъ образомъ не можетъ прійти на умъ. Оттого намъ не надо идти по следамъ голландцевъ, что не надо идти ни по чьимъ следамъ, никому не подражать, никого не повторять и не обезьянничать, а идти своер собственною дорогою, какая передъ нами лежить, по условіямь самой нашей народности, исторіи, національнаго духа, действительной нашей собственной жизни, а не чьей бы то ни было чужой; во-вторыхъ, потому не надо намъ идти по следамъ голландцевь (если бы даже вто и вздумаль допускать подражаніе), что эпоха голландцевъ-то было одно время, а нынче другое; что тогда было достаточно и впору, то теперь уже неудовлетворительно. Голландцы были великіе мастера, и мы низво передъ ними преклоняемся, но повторять ихъ ничтожное или пустое содержаніетеперь уже стыдно и непростительно. Можно радоваться и лобоваться на даровитаго ребенка, но поддёлываться изъ взрослаго подъ его взгляды и понятія—вакой срамъ!

Г. Боборывинъ являлся у насъ, по чести искусства, всегда тольво выразителемъ плохихъ французскихъ мивній и ходячихъ художественныхъ предразсудковъ. По счастью, они не могли насъ вогда, даже въ самомалѣйшей степени, привиться у насъ. Они вовсе для насъ непригодны.

Являлись иногда русскіе художественные критики, которые,

на первый взглядъ, какъ будто сочувствовали нашимъ художнивамъ и ихъ созданіямъ, но потомъ оказывалось, что собственно все похвалы были тольно учтивымъ подходцемъ. Такъ, напримеръ, велявестный авторь напечаталь однажды въ "Гражданине" 1882 и 1883 годовъ цёлый рядъ статей подъ названіемъ "Разговоры объ искусстве", многими своими изреченіями вовсе не похожихъ на "Гражданина", ни на его писателей. Туть, наприм., говорилось: "Наше искусство съумъло образовать хорошую самобытную школу, еще не богатую числомъ талантовъ и произведеній, но уже заявившую себя такими серьезными успехами и такою жизневностью изправленія, что въ ея будущности ніть причины сомиваться... Мы считаемъ успвхи русскаго искусства съ 60-хъ годовъ громадными!" Что за странность! Точно будто не "Гражданина" читаешь и не его сподвижниковъ! Особливо, если вспомнить, что тоть же "Гражданинъ" незадолго писаль, какъ и слъдовало ожидать, по поводу посмертной выставки Перова, что **гром'в немногихъ исключеній ("Птицеловъ", "Охотники", "Рыбо**ловъ") все остальное у Перова стоить на уровнъ ученической работы, не лишенной силы и таланта, но еще не получившей той печали врёлости, изящнаго мастерства, которыя дають картин'я значеніе художественнаго произведенія... Перову чувство изящнаго, виртуозность мастера давались всего трудне... Требованіе красоты, бевъ которой картина не можетъ считаться произведеніемъ искусства, повидимому, было ему совершенно чуждо. Онъ сухъ, холодень, и, такъ сказать, элементарень... Онъ быль преемникъ Өедотова, отъ котораго усвоилъ грубоватость письма, но не заимствоваль его юмора и теплоты... При другихъ условіяхъ, изъ него, можеть быть, вышель бы (!) превосходный жанристь. Но, поставленный вив всякаго воспитывающаго вліянія, захваленный неуменою критикой именно за то, отъ чего ему следовало бы избавыться; сталвиваясь на каждомъ шагу съ анти - художественными теченіями въ литературів и невольно подчиняясь имъ, Перовъ остался на всю жизнь въ положении талантливаго ученика, не овладъвнаго техникой искусства... Подобно Репину, онъ представляеть примеръ крупнаго дарованія, пострадавшаго оть невозможных условій, въ каких находилось искусство въ періодъ 60-хъ и 70-хъ годовъ. Это одна изъ жертвъ вандализма, внесеннаго къ намъ журналистивой, и всеми велніями такъ-называемой эпохи реформъ..." (Гражд., 1883, № 36). А, воть это другое дыо! Воть они, "Гражданинъ" и его сподвижники въ полномъ соку и славъ! Воть кавъ имъ слъдуеть говорить, воть какими мы ихъ внаемъ и обожаемъ. А то — "громадный успъхъ", "самобытная

хорошая школа" со значительною будущностью—на что все это похоже, съ чемъ это сообразно? Однако, продолжая чтеніе, мы въ этомъ рядѣ статей скоро открываемъ присутствіе, во всей цълости и нерушимой неприкосновенности, всего того, что принадлежить къ настоящей натуръ этого журнала и самыхъ коренныхъ его писателей. Указавъ на столь постыдное отсутствіе религіозной живописи на нашихъ выставкахъ (и забывъ при этомъ, что по какой-то странности во всемъ европейскомъ современномъ искусствъ существуетъ точь-въ-точь такое же малое преобладание живописи религіозной) достойный сотрудникъ князя Мещерскаго указываль на "тенденціозность, достойную сожальнія, на непріятную лживость композиціи картины Ріпина "Крестный ходъ"; на болбе чемъ странный подборъ нарочито уродливыхъ, зверскихъ и идіотическихъ типовъ"; вообще же про Репина замечаль, что онъ "умышленно губить свой таланть" и т. д. Что же касается общихъ соображеній, то они состояли главнымъ образонъ въ срамленіи и упреканіи нашего искусства передъ лицомъ европейскаго. "На западъ, — говорить "Гражданинъ", — жанръ у французовъ, итальянцевъ, испанцевъ непременио предполагаеть элементь граціозности, изящества; у фламандцевь и німцевь замізтенъ элементь благодушія, часто соединяющагося съ почитаніемъ семейнаго очага. Вообще, у западныхъ художниковъ жанръ имбетъ какъ бы цёлью дать впечатлёніе тихое, успоконтельное, возвращающее человъка къ маленькимъ радостямъ и волненіямъ будничной жизни. Нашъ жанръ явился сразу безъ всёхъ этихъ элементовъ... Наши жанристы безпощадны... Въ лохмотьяхъ нищети у европейскихъ художниковъ есть почти всегда нёчто трогательное... Наша жанровая картина въ сущности почти всегда не что иное, какъ каррикатура... " Неправда-ли, въдъ всъ эти обвиненія почти точь-въ-точь одно и то же со словами Потугина въ "Дымв": "Мы толкуемъ объ отрицаніи, какъ объ отрицаніи, какъ объ отличительномъ нашемъ свойствъ; но и отрицаемъ-то мы не такъ, какъ свободный человъкъ, разящій шпагой, а какъ лакей, лупящій кулакомъ". Тамъ, у тіхъ-какое благородство и галантерейность! Шпага, трогательныя лохмотья, а у нась, пошлых лакеевь-кулакь, разящій безь всякаго почтенья и жантильной деликатности, прямо такъ-таки куда попало, голая правда жизни въ картинъ, какъ она въ самомъ дълъ есть на лицо, сдуру в безъ книксеновъ, безъ всякихъ тихостей и усповоеній!

"Наше искусство, —вопиль "Гражданинь" по поводу передыта жной выставки 1884 года, —все дальше и дальше уходить по пути, весьма неправильному и странному; этоть путь не можеть при-

вести искусство ни въ какомъ случат къ истинному развитію и процевтанию. "Идеи", которыя съ какою-то натугою силятся провести въ новвишихъ картинахъ, такъ жалки, такъ, очевидно, надуты въ уши и наклеены какъ ярлыки на всю эту тугую работу, что становится жаль трудовь экспонентовь, потеряннаго времени, жаль пути, пройденнаго ими напрасно... Не знаешь, чему больше удивляться: нищеть ли фантазіи, при недурномъ часто письмі, жалкой ли ограниченности и вымученности тэмъ, часто при несомивнной выразительности. Все это словно задалось представить русскую жизнь въ самыхъ печальныхъ, уродливыхъ образахъ, все это ноеть, обличаеть; во всякомъ случат относиться къ жизни свысока, презрительно или злобно, это одно уже исключаеть всегда всякую художественную ясность, истину и силу изображенія..." (Гражданинъ, 1884, № 10). Да, да, надобно было бы художникамъ проникнуться всеповорнайшимъ, рабскимъ, низкопоклоннымъ закономъ гегелевской философіи: "все существующее разумно", надо было бы имъ безъ злобы и презрѣнія смотръть на все то, что продълываетъ грубая "сила" надъ нъмымъ стадомъ, надо было бы пропускать мимо глазъ все печальное и нельное, чемъ кишить русская жизнь-и тогда, конечно, "Гражданинъ" тогчасъ же призналъ бы новое русское искусство и яснымъ, и художественнымъ, и поэтичнымъ, и истиннымъ!

"Недъля" устами своего художественнаго критика В. К. высказывала такую же ненависть къ новому нашему искусству, такое же точно его непониманіе, какъ г. Боборыкинъ и писатели "Гражданина". Она насмъхалась надъ "реализмомъ" и "правдой" изображеній, жаловалась, зачёмъ у насъ въ живописи не рубенсовская, не рембрандтовская, не рафаэлевская правда, уверяла, что въ нашей живописи одно-школьное упражнение, а не творчество, другое — топтанье все на одномъ и томъ же мъстъ, третье — голая этнографія, все же витств — сплошная копія и фотографія; что "новые русскіе живописцы", нікогда смілые новаторы и прогрессисты, нъкогда возстававшіе противъ копированія академическихъ образцовъ, ударились теперь въ другую крайность, гдъ и завязли, похоронили себя въ машинальномъ списываніи живой, это правда, но не осмысливаемой действительности"; а все это оттого, что "ихъ губитъ всегдашняя болёзнь, давнишняяя отрава немногочисленной русской интеллигенціи кружовъ и кружвовые божки, оракулы и прорицатели. Кружовъ передвижниковъ замкнулся на теоріи мертвой фотографической правды, и его выставки съ года на годъ надають. Кружокъ огромная сила и злая сила". (Недъля, 1884, № 12).

Какъ должны были смотрёть на новое русское искусство "Московскія Вёдомости", что они должны были о немъ говорить — это легко себё вообразить. Но чтобъ дать полное понятіе о ихъ чувствахъ и размышленіяхъ въ этомъ отношеніи, довольно будеть привести отрывки изъ двухъ статей послёдняго времени, именно изъ того времени, когда новое русское искусство возвысилось до самыхъ крупныхъ и значительныхъ созданій своихъ, и, слёдовательно, еще болёе прежняго должно было поднимать на дыбы всёхъ ретроградовъ и реакціонеровъ.

Въ стать С. Васильева, "Московскія Въдомости" жалуются, по поводу 12-й передвижной выставки (1884 года), во-первыхъ, на полное отсутствіе "историческихъ" картинъ и "изображеній нагого тела", на отсутствие сюжетовъ "поэтическихъ", "фантастическихъ" и такихъ, гдъ на первомъ планъ была бы "чистая красота" (замъчено, что всъ самые закоренълые деспоты, насильники, свирвпо топчущіе въ грязь всякую правду и право, люто давящіе человіческую жизнь, прежде всего требують себів "поэзіи" и "чистой красоты". Безъ ніжні вішихъ идеальні вішихъ чувствъ они жить не могуть!) "Чувство прекраснаго, —восклицають "Московскія В'вдомости", — какъ будто исчезло по отношенію къ челов'єку и сохранилось лишь въ отношеніи къ природі (слідують похвалы русскимъ современнымъ пейзажамъ). "Свободное" художество пошло въ услужение вседневной жизни и заботамъ дня (какая, подумаень, въ самомъ дёлё низость!), сдёлало ихъ предметомъ культа и снизошло на степень репортерства..." Но главные громы писателя "Московскихъ Въдомостей" были принасены для новъйшей картины Решина "Не ждали", которая заключала, помино громадной талантливости исполненія, такую силу содержанія, такую глубокую правдивость, такую горячность свётлаго чувства, что должна была тотчась же сдёлаться ненавистною до бёшенства для всёхъ людей съ образомъ мыслей "Московскихъ Вёдомостей". "Г. Решина наверное произведуть въ геніи, —писаль г. Васильевь. -Жалкая геніальность, покупаемая цёной художественных ошибокъ, путемъ подыгрыванія къ любопытству публики посредствомъ "рабьяго явыка". C'est pire qu'un crime, c'est une faute... Не ждали! Какая фальшь заключается уже въ одножь этомъ назваміи!... Если вы не чувствуете слезъ, подступающихъ въ вашинъ главамъ ири видъ такого потрясающаго семейнаго событія, каково изображенное г. Репинымъ, то вы можете быть уверены, что причиной этому холодная "надуманность" сюжета, преобладане неорилой мысли надъ поверхностнымъ чувствомъ. Художнивъ ве виновать, если русскіе политическіе преступники не могли возбудить въ немъ симпатіи, какъ не возбуждають они ея ни въ одномъ дъйствительно русскомъ человъкъ. Но вина его состоитъ въ томъ, что онъ въ холодномъ разсчетъ на нездоровое любошиство публики сдълалъ такое несимпатичное ему, полу-идіотическое лицо центромъ цълой картины" (Моск. Въдом., 1884, № 128).

Въ статъв другого писателя этой газеты, М. Соловъева, мы встрвчаемъ тв же самыя мысли и чувства. Авторъ точно такъ же, вать С. Васильевь, жалуется на то, что "ни врупное историчесвое событіе, ни религія не вызвали ни одной картины среди товарищества передвижныхъ выставовъ (12-я выставка). Художественная мысль эманципировавшихся художниковъ осталась строго запрышенною за пейважемъ, портретомъ, городскимъ происшествіемъ, и выше ихъ не поднималась. Изображая фавты повседневной жизни, художники стремились только къ наглядности, и овазались безсильными открыть въ нихъ элементь красоть, духовной или физической, т.-е. единственной и главной цёли пласпическаго искусства, безъ которой живопись становится иллюстраціей и теряеть всявое самостоятельное значеніе". (Еще бы выть! Что такое эта ничтожная, низменная жизнь всыхъ этихъ имліоновь людей, наполняющихъ города и села, — изби, чердажи и подвалы? Конечно, менфе чемъ ничто! Объ ней и говорить не стоить, не стоить вспоминать ни ихъ горе и муку, ни ихъ тяготу, монтость и одураченность — то ли дело герои лже-искусства, ле-поваім и лже-исторіи, пресв'ятлые и превысокіе, великодушные 1 поэтичные! Для нихъ-то и созданы картины и статуи). Обращаясь спеціально къ ненавистной картинъ Ръпнина "Не ждали", этому крупнейшему светилу русскаго искусства, М. Соловьевъ выскамваль почти то же, что С. Васильевъ. Конечно, для доказательства своей художественной компетентности, М. Соловьевь напередъ расхваливаль въ пухъ и прахъ то, что на 12-й передвижной виставить было слабаго, какъ, наприм., портреты графа С. Г. Строганова и графа Льва Толстого (это последнее, очень слабое и неудачное произведение Ге авторъ ставиль даже "во главв всвхъ виставленныхъ картинъ"), а посл'в того обращался уже къ главному врагу. "Изо всёхъ картинъ передвижной выставки, ни одна не отличается такою неясностью мысли, такимъ забвеніемъ элементарныхъ началъ рисунка, такимъ неведеніемъ линейной перспективы и такимъ необдуманнымъ колоритомъ, какъ "Не ждали" г. Рышна. Въ ней глашатаи новой, свободной русской художественной школы могуть напирать развѣ на одно достоинство на полное освобождение отъ академической рутины, но развътолько въ томъ, что тутъ отброшены въковыя художественных правила, обязательныя для всъхъ, доколъ искусство будеть искусствомъ. Со времени "Проводовъ новобранца" (1880) каждая картина г. Ръпина свидътельствуетъ развъ о неудержимомъ паденіи его таланта. Въ 1883 году была дана имъ саженная каррикатура "Крестнаго хода", насмъщка надъ сюжетомъ, по свойству своему необыкновенно благодарнымъ въ колоритномъ и композиціонномъ отношенів; но даже и послъ "Крестнаго хода" трудно было ожидать такого скачка внизъ, какъ "Не ждали". А жаль: "Воскрешеніе дочери Іаира" и "Проводы новобранца" давали надежду на лучшее".

Эхо "Мосвовскихъ Въдомостей" въ Петербургъ, нынъшнія "С.-Петербургскія В'вдомости" выражались, само собою разум'чется, въ томъ же самомъ духв, какъ и патронъ ихъ. Но только здешняя газета, вдобавокъ, срамила новыхъ нашихъ художниковъ Западомъ. "Когда просматриваешь, —писала она по поводу 12-й передвижной выставки, --- рядъ художественныхъ произведеній нарижскаго "Salon", невольно поражаешься искреннею, неподлавыною любовью къ искусству, которою умеють согревать французскіе художники свои работы". (NB. Зам'єтимъ для себя, что, какъ ивъбстно, всв лучтіе французскіе и немецкіе критики постоянно жалуются на "неискренность, холодъ и деланность" большинства нынышнихъ французскихъ картинъ). Тонкій прирожденный эстетивъ и волористъ, французъ находить превосходные мотивы для вартинъ и этюдовъ тамъ, гдв нашъ художникъ не найдеть начего. Онъ чувствуетъ красоту, понимаетъ ее и пользуется своимъ пониманіемъ во всю ширь, во весь розмахъ могучаго художественнаго вдохновенія. Онъ не ставить для себя узкихъ тенденціозныхъ рамокъ врупнаго вругозора какого - нибудь одного излюбленнаго вружка: онъ не довольствуется дешевою моралью, либеральнымъ протестомъ, обличениемъ, желаніемъ произвести скандаль... У насъ не то. У насъ первымъ долгомъ требуется, чтобы картина произвела шумъ и скандалъ, номимо своего исполненія, самымъ замысломъ, подтасовкою фактовъ. Исказить общепринятую форму (NB), втоптать въ грязь идеалы (NB)--обычный пріемъ последняго 20-летія, — стало и въживописи деломъ обычнымъ и даже похвальнымъ. Бить можеть, въ большинствъ случаевь туть главную роль играеть недомисліе, столь свойственное нашимъ художникамъ вообще; обывновенно, ничему не учившійся, ничень лично не интересующійся художникь подпадаеть подъ вліяніе какого-нибудь юродиваго публициста, и мажеть подь его диктовку самыя ужасающія вещи. Къ сожальнію, ихъ уредливних

дътищамъ придають слишкомъ много значенія и, запрещая выставлять ихъ публично, раздувають только мыльные пузыри" (NB. Спра**шивается**, какъ же это согласить: художники "ничемъ не интересуются", а потомъ ихъ ничвиъ ненаполненныя вартины почему-то запрещають "выставлять публично?") При такомъ образв иысли, понятно, чемъ для г. "Rectus" (критика "Ведомостей") долженъ быль казаться Решинъ и его картина "Не ждали". Конечно, это вышла тотчасъ же вещь "слишкомъ тенденціозная"; главное действующее лицо, "арестанть", оказался "выразительнымъ, но заставляющимъ все - таки желать большей определенности"; "обстановка невзрачная, неряшливая, неуютная" (NB. Въ романахъ у г. Авсвенки, напротивъ, помъщенія его героевъ, всегда богаты, элегантны, милы и комфортабельны; онъ писатель, только одно и признающій — аристократичность самой тонкой пробы); "типы детей золотушные, истощенные (вероятно, вовсе мало питаются вонфектами!) у девочки какія-то серюченныя ноги (NB. Хорошія гувернантки въ хорошихъ домахъ никогда не велять такъ сидъть!), самъ же герой не возбуждаеть сочувствія: даже энергіи ніть на мив" (то ли дело герои г. Авсенки!). Какъ результать всего наставленія: "Лже-либеральныя обличенія и протесты, трактуеиме при помощи живописи, даже если они съ технической стороны талантливы, бывають смёшны и никогда не достигають цёли... Печальнъе всего то, что писанное не пережито, не перечувствовано художникомъ, а придумано (NB. Другими словами: Гоголь, Островскій, Левъ Толстой и всв остальные художники должны были побывать въ воже и въ обстоятельствахъ своихъ действующихъ лицъ, иначе не писать ихъ, потому что это будетъ "печально"). Ужели же возвращение изъ ссылки стало у насъ обычнымъ явленіемъ, достойнымъ кисти художника (NB), да и неужели герои этихъ ссыловъ такъ интересны?" (Спб. Въдом., 1884, № 63).

# IX.

Рыпить и Верещагинь—изъ самыхъ крупныхъ и глубокихъ нашихъ живописцевъ последняго времени. Поэтому понятно, что на нихъ всего больше и всего чаще должны были обрушиваться единомышленники "Гражданина", "Московскихъ Ведомостей", "Спб. Ведомостей" и "Новаго Времени". Для этихъ газетъ могли быть сносны или симпатичны изъ созданій Репина либо только еще юношескія (какъ "Дочь Іаирова"), либо неудачныя (какъ "Проводы новобранца"). Все остальное было для нихъ темно или враждебно.

Но это уже была больныя милость со стороны М. Соловьева и его товарищей, что онъ привнаваль хоть прежнія картины Рішина чегонибудь стоющими. Много есть ретроградовъ одинаковаго пошиба съ гг. Соловьевимъ, Васильевимъ, писателями "Спб. Въдомостей" и "Гражданина", которые всегда находили и эти прежнія вартины Репина, еще никемъ не признанныя за "тенденціозния", антипатичными, анти-художественными, достойными преврвнія. Литературный критикъ "Новаго Времени", вздумаль однажди писать и объ искусстве. Онъ съ ревностью вступился за Брюллова противъ твхъ, ито доказываль его пустоту, ложь, гниль, холодъ, безсердечіе и условность, --- и увіряль, точно будто ничего не читавши в не видавши, что Брюддовъ, если и грешить чемъ, то разве темъ, что онъ — романтикъ и художимкъ одного направленія в карактера съ Викторомъ Гюго! Этимъ, конечно, г. Буренинъ только доказываль, что ровно ничего не способень понимать ни въ Брюлловъ, ни въ В. Гюго, и нивогда не въ состояни быль уразумъть, вакъ великъ этотъ последній, и мыслью, и чувствомъ, не взирал на одолъвающую его иногда реторичность и надугость, вакъ глубоко то содержание, которое онъ вкладываль въ свои произведенія, — и вийсти не способень быль уразумить всего ничтожества и дрянности обычнаго содержанія у Брюллова, всей "авадемичности" его склада и направленія (какъ это давно уже и признала вся Европа). И воть этакій-то знатокъ и пониматель искусства выступиль передъ петербургской публивой, для того, чтобъ оповёстить всёкъ, что "теперешніе русскіе художники и живописи, и слова, и звуковъ чаще всего производять уродивыя и безжизненныя произведенія" ("Новое Время", 1883, № 2,580), и это, "право, большой еще вопросъ: лучше ли для русскаго искусства, что прежде его "торжествующею песнью" было, наприм., изображение въ "Посгъднемъ див Помиен" женщины, упавшей съ колесницы, а теперь его "торжествующею пъснью" является угреватый, пропитанный спиртомъ носъ "Протодіакона" Рѣпина?" (Новое Время, 1882, № 2,410). Читатель понимаеть, что подъвидомъ "Протодьяконскаго носа" остроумно одицетворено вое новое реальное искусство, но, вонечно, наврядь ли онъ пойметь, почему это такъ, и почему такая невообразимая ченуха можеть укладываться въ человеческой головы Во всявомъ случай вёрно то, что во всей великоленной картина "Протодьявонъ", по силъ и выражению достойной Рубенса, такою и признаваемой на Западъ, критикъ ничего не увидалъ и ничето не поняль кром'в носа, а потому и новтораль, по

всегданиему обычаю своему, сто разъ свои остроумныя такія и сокрушительныя насм'вшечки надъ "Протодьяконскимъ носомъ".

Другой писатель той же газеты высказаль свой эстетическія понятія и способности по поводу картины Репина "Не ждали". — Вопервыхъ, онъ объявиль, что на той выставкъ, гдъ находилась эта картина (12-я передвижная выставка), "ивть ничего выдающагося, ни одной вартины, которая заставляла-бы о себе говорить особенно" (NB. Прямо наобороть истинъ: о ръдкой картинъ говорили и писали у насъ, и въ Петербургв, и во всей провинціальной намей печати, такъ много, какъ о "Не ждали"). Далве онъ нападаль на передвижнивовь, зачёмь они разбросали картины одного и того-же мастера по разнымъ угламъ (комечно, и не подозрувал, въ своемъ кудожественномъ невужеству, что нигду въ Европъ картины одного и того-же художника никогда не ставится выеставить). После такихъ приступовъ, этотъ писатель объявляль вдругь, что картина Репина "производить примирающее впечатленіе, пожалуй, трогательное". Откуда онъ это взяль, на основании одного только своего мгновеннаго вдохновенія, "все случаемъ!", какъ говориль Хлестаковъ, — этого, вонечно, нивто не отгадаеть. Еще далве, объявлялось, въ вартине "словно иеть настоящаго творчества и одушевленія, ніть того свободиаго и яркаго таланта, который подчиняеть себв всвив". Темъ яркимъ талантомъ, который подчиняеть себъ всъхъ, оказался К. Маковскій, когда написаль свою, по всегдашнему не безгаланную, но яркую, пустую, безсодержательную и даже во многомъ фальшивую, на брюлловскій манерь, картину "Боярская Свадьба". Эта вещь уже провозглашена была "превосходящею все, прежде налисанное этимъ художникомъ, не только техникою, но внутреннимъ содержаніемъ, историческимъ и бытовымъ смысломъ". "Въ исторіи русской живописи едва-ли есть другая картина столь выразительная", прибавляль критикь, и вижств объясняль, что картина К. Маковскаго вся свётится поэтическимъ колоритомъ, поэтической гармоніей, у нев'єсты "такія интеллигентныя черуы лица" н т. д. Ну да, разумъется, кому могуть нравиться, казалься поэтичестими и высокими созданіями такія картины, какъ "Боярская свадьба" К. Мановскаго, кто способень, по своему полному безвнусію, печатно увірать русскую публику ("Новое время", 1883, № 2, 463), что Перовъ, въ последние свои годы занявшися исторического и религіозного живописью, вовсе не пошель назадь, а его "Снятіе со вреста" останавливаеть наше вниманіе "по чутвому реализму именно русскаго художника", -- тому никогда, ко-

нечно, ни единой черточки не понять въ картинъ Ръпина "Не ждали". Ему тотчась покажется, что главное действующее лицо картины (по признанію всёхъ нашихъ художниковъ, не говоря уже о лучшей части публики — истинный chef-d'oeuvre) нвито "вымученное"; что у него въ физіономіи "какая-то исключительность, что-то нехорошее, недоброе, тенденція, однимъ словомъ"; оно "обдаеть чемъ-то страннымъ, непріятнымъ" и т. д. То ли дело дъйствующія лица у г. Маковскаго: тамъ, кромъ самой ординарной смазливости ничего нътъ — тамъ критика ничвиъ не "обдаеть" кром'в пустяковъ. Въ заключеніе, оракуль "Новаго Времени" даваль даже художникамъ рецепть, посредствомъ котораго они могли-бы выправить эту картину, написать ее гораздо лучие: стоить только выбрать главное лицо не столь изысканное (требуется, въроятно, лицо въ родъ "сытыхъ, здоровыхъ, румяныхъ лицъ" изъ картины К. Маковскаго, столько восхитившихъ критика), написать всю картину колоритние (вироятно, въ стит лакированной иллюминаціи К. Маковскаго), не такъ умыпіленю стро и экономно-и дело въ шляпти! Вообще говоря, по митию газеты "боязнь силы и настоящей художественной правды", "экономность и умъренность средствъ выраженія и мъщають таланту Ръпина "развиться въ настоящую величину". Гдъ можно найти еще большую неспособность понимать художество?

Впрочемъ, непонимание непониманиемъ, а по части художественной критики здёсь оказалось многое такое, что еще хуже. Сюда относится, наприм., отстанванье своихъ прекрасныхъ мнини посредствомъ выдумокъ и клеветь. Нуждаясь въ униженіи Решина, критикъ пробуетъ произвести это, выставивъ противовъсъ, который раздавиль-бы его окончательно. Для этого избрань-Кранской. Отчего-бы и не такъ? Крамской - художникъ крушний, высокоталантливый, играющій крупную роль въ исторіи новаго русскаго искусства. Поэтому нътъ ничего худого въ томъ, чтобы сравнивать съ нимъ другого крупнаго нашего художника и затъмъ, если угодно, отдавать предпочтение тому или другому. Но худо то, что для выигрыша своего дёла газета принимается вдругъ увёрать своихъ читателей, будто-бы Крамской "вырось въ теченіе посліднихъ лётъ" потому, что "сбросиль съ себя реалистическія путы и рецептуру, что его сухость оказалась напусвною, его черствая трезвость — придуманною, его блудность волюрита — умышленною экономіей". Какая глупая и несчастная клевета! Но главное, что это за врупный и высовій художнивъ, который въ теченіе нѣсколькихъ десятвовъ летъ способенъ быль умышленно обезображивать свой таланть! И какое изъ всего заключение: "Портреты

Кранского стали живъе, правдивъе, художественнъе; въ нихъ меньше претензін обнять необъятное, т.-е. выразить въ портретвелий характеръ"... Боже, какая нелъпость! Художникъ-портретисть, не желающій выразить цёлаго характера, что это за кудожникъ? Казалось-бы, надъ всёми этими смішными глупостами можно было-бы только смінться; однако же находятся люди, которые пресерьезно стараются выгородить и отстоять весь этоть нев'єжественный вздоръ. Въ этой роли особенно отминался, въ 1884 году, н'якто подписывавшійся "Художникъ", хотя ему скоро доказали, что на такое названіе онъ не им'ютъ нивакого права, что онъ есть только лже-художникъ, дерзкій самозванецъ, и что въ искусстве онъ въ глаза аза не знаеть.

Но гдв еще лучие, чемь на Решине, Крамскомь и К. Мавовскомъ выразились художественное пониманіе, вкусы, симпатіи и знаніе критиковъ "Новаго Времени", такъ это на Верещагине. Туть уже все было пущено въ ходъ, все пошло va-banque.

Уже тотчась послѣ первой Верещагинской выставки 1874 года поднялись противь великаго художника, съ шипфніемъ и злобой, голоса ретроградовь и ярыхъ консерваторовъ. Какъ въ 1858 году, подъ сильнымъ вліяніемъ нівкоторыхъ профессоровъ академін выступиль противь Иванова весьма мало изв'єстный и шохой литераторъ, Толбинъ, такъ въ 1874 году, вследствіе подобныхъ-же вліяній выступиль противъ Верещагина весьма мало известный и плохой живописець, академикъ Тютрюмовъ. Онъ довазываль, что непозволителень, неучтивь и дерзокъ быль отказъ Верещагина отъ предложеннаго ему академіей званія профессора; что такому художнику всякіе почетные титулы вредны, а полезны только деньги, деньги и деньги, которыя онъ умъль и виручить; что инкоторыя залы выставки были освищены огнемъ для того, чтобъ "скрыть недостатки письма" очень многихъ картинь, и вдобавокъ ко всему, что вообще всв каргины Верещагина писаны не имъ самимъ, а "компанейскимъ способомъ", въ Мюнхенъ, такъ какъ въ 4-5 лътъ одинъ художникъ не въ состояніи написать такую массу картинь, и поэтому "Верещагину, давшему только свою фирму, и совъстно было принять профессорство" ("Русскій Міръ", 1874, № 265). Двѣ московскія газеты, "Современныя Известія" и "Московскія Ведомости" также высвазались противъ Верещагина: первая была столько же, тавъ и Тютрюмовъ, возмущена небывальить еще нигдъ отвазомъ отъ тудожественнаго чина и уверяла, что этогь "странный отказъ произведеть впечатлъніе только на непризнанныхъ геніевъ, разглагольствующихъ по трактирамъ и погребкамъ"; вторая говорила,

что картины Верещагина, это-эпопея туркестанской войны, изображенная съ туркменской точки зрвнія. Герои поэмы Верещагина-туримены, побъждающіе русскихъ и торжествующіе свою победу. Поэть-художникъ воспеваеть ихъ подвиги и венчаеть ихъ аповеозой изъ пирамиды человеческихъ головъ. У Верещагина есть много изученія, наблюдательности и м'естами сельно развитая техника; недостаеть только весьма часто самаго главнагопоэзіи" (NB: всегдащній прицівы самыхы прозаическихы ретроградовь и вонсерваторовъ — поэзія! Только туть річь идеть объ особенной ихъ собственной, казенной и рутинной "поэзін"). Что насается Тютрюмова, то съ его жалкими обвиненіями и клеветами скоро расправились ходожники русскіе и иностранные: русскіе напечатали протесть о полной ихъ несолидарности съ мненіями, подовржніями и критическими взглядами Тютрюмова, а мюнхенскіе, цёлымъ обществомъ изъ шестисоть человёвъ, заявили, что по произведенному ими разследованію, ничто изъ словъ Тютрюмова не подтвердилось, и что факть "оклеветанія" такого высоваго художника, какъ Верещагинъ, вызвалъ между ними всеми глубочайшее негодованіе. Русская публика и большинство печати, полные уже и въ то время глубочайшихъ восторговъ отъ картинъ Верещагина, приняли это заявленіе мюнхенсвихъ художниковъ съ большой симпатіей; одинъ только хроникеръ "Отечественныхъ Записокъ" (1875, апрель) нашель приличнымъ н умнымъ трунить и подсменваться надъ всемъ тютрюмовскимъ событіемъ, и пробоваль увірять, что "начинать серьезное разслідованіе о томъ, не помогаль-ли кто Верещагину въ Мюнхенв, значило делать такой-же абсурдь, какой представляло само обыненіе", что "теплота чувствъ и возвышенные порывы духа являются здесь не более, какъ пустымъ и не совсемъ благовиднымъ фанфаронствомъ"

Но спустя шесть лёть, когда Верещагинъ написаль свои картины изь болгарской войны и произвель ими громадное впечатлёніе на нашу публику (какъ впослёдствій и на всю Европу), "Новое Время" ввдумало остановить успёхъ Верещагина и доказать публикё, что этоть художникь вовсе не такъ высокъ и необыкновененъ, какъ всёмъ кажется. Первытъ выступиль нёкто В. П. со статьею: "Неправда въ картинатъ Верещагина", и здёсь, съ точки зрёнія забанийшаго квасного патріотивма, доказываль, что съ выставки зригель ныносить "не миръ, а раздраженіе; ноющан боль чувствуется въ глубинѣ оскорбленной души"... "Дъйствительно ли правда болгарской войны, страданія, высказаны туть — а не сатира на страданіе? спра-

вань В. П. Человъвъ исчезъ, исчезли физіономіи мучениковъ войны (картина "Панихида"), для чего же этого мяса такъ много? Слъдовательно тутъ страданіе является подчеркнутымъ... Гдѣ же молящіеся? Это прямая клевета на живыхъ нередъ лицами мертвыхъ... Въ "Побъдителяхъ" русское пораженіе сугубо подчеркнуто... Нищеты побъдителей нътъ на правдивой картинъ Верещагина... Глубово, сердечно обидится русское простое, мужицное или солдатское сердце за правду этихъ картинъ" (NВ: это пророчество вовсе не сбылось, и никакое солдатское и мужицкое сердце не обидълось). Въ заключеніе, В. П. объявлялъ, что "правда этихъ картинъ—болъзненная правда одержимаго рефлексами безпочвеннаго интеллигента" (1880, № 1437).

Посл'є этой статьи, возбудившей величайшее негодованіе въ сред'є нашей публики и печати, "Новое Время" въ продолженіе въсколькихъ л'єть не прекращало своихъ нападеній на Берещагина. Чего-то туть не было перепробовано: и клеветь, и выдумокъ, и прямой лжи, и насм'єшекъ, и пошл'єйшаго "остроумія", и отвратительныхъ заподовр'єваній, и глубокомысленныхъ важныхъ разсужденій. Къ сожал'єнію, ничто не помогло. "Новое Время" только жесточайшимъ образомъ осрамилось (можеть быть, еще бол'є, ч'ємъ когда-нибудь прежде и посл'є), и вс'є усилія его ни къ чему не привели: нублика осталась при своемъ собственномъ мивніи. Привести все, что было высказано "Новымъ Временемъ" впродолженіе этого незабвеннаго похода его, невозможно, да и не стоитъ. Но вогъ н'єсколько главн'єйшихъ извлеченій.

Газета жаловалась, что въ картинахъ Верещагина "нътъ ни одного свътлаго луча, ни тъни радостнаго чувства, ничего такого, что говорило бы въ пользу войны, въ пользу истребленія человічества, во имя бы чего они ни совершались; сама природа взята вь суровые моменты своей жизни" (NB: Верещагинъ виновать не только въ томъ, что война есть война, но и въ томъ, что болгарская война была зимой). "У Верещагина нътъ Ахиллесовъ, Аявсовъ, Агамемноновъ, нътъ ни Елены, ни Париса, ни Патровля (?!). У него-массы, груды тёль, груды череповь, вороны и нъсколько обыденныхъ типовъ" (NB: на этотъ разъ газетой требуются "необыденные", въроятно, какіе-нибудь парадные, аристократические типы, и "обыденные типы" порицаются, между тыть, какъ, наобороть, въ картинв Репина "Не ждали" требовались именно "обыденные" типы, и "не обыденные" — порицались. — Отчего такъ? Кто пойметь?)... "Верещагинъ тщательно старается (?) отнять всякое утвшеніе именно у русскаго человъка"... "Г. Верещагинъ не ясно разумъетъ, что такое реальная художественная правда (NB: газета, конечно, это отлично разумёсть!) и что такое обратная сторона, которая никогда не можеть быть реальной, художественной правдой" (да, для квасныхъ патріотовъ, для слёпыхъ, или для "всепокорнёйшихъ"), и т. д. Все это по части патріотизма и широкихъ взглядовъ на задачи правдиваго, не лгущаго искусства.

Что касается собственно художественной стороны, въ газетъ объяснялось, что "Верещагинъ очень ловко и мило дълаетъ по полотну мазки кистью, обмоченной въ красную краску, и говорить, что это все трупы и кровь, хотя при ближайшемъ разсмотрвніи это оказивается какими-то кочками и кучами навоза", что Верещагинъ "постепенно нисходилъ отъ сильныхъ картинъ средне-азіятской войны, гдв было такъ много типовъ и живыхъ людей, къ болве слабымъ картинамъ русско-турецкой войны, гдв вмъсто живыхъ людей трупы"... "Школы Верещагинъ не создаетъ (NB: то-ли дъло К. Маковскій? Тотъ, въроятно, создаетъ), но создаетъ самого себя, свой талантъ, свое умънье и средства располагать своимъ достояніемъ", и т. д. Сверхъ того, при появленіи "Свадьбы" Маковскаго, газета признала этого художника онаснымъ соперникомъ Верещагина.

По части внішней фактической стороны діла, газета увіряла (нагло насилуя правду и даже позабывши то, что печаталь у него же въ газеті его заграничный корреснонденть, г. Молчановъ), что никогда Европа не приходила въ большой восторгь отъ Верещагина, что восторги Европы были уміренны, и что даже всі "авторитетныя Revues совсімъ умозчали о выставкі Верещагина"; что этотъ художникъ не только уміль написать нісколько прекрасныхъ картинъ, но "уміль и прославиться. Посліднее умінье очень важно, ибо для него часто недостаточно даже самаго выдающагося таланта, а необходино умінье человіка, понимающаго духъ времени и знающаго уловить этотъ духъ. Для этого необходимы средства", и т. д.

Другой писатель газеты оставляль въ сторонъ соображенія патріотическія, но за то съ тьмъ большею ревностью занимался другими соображеніями, художественными и тьми, которыя касались личности самого Верещагина. Отношеніе критика къ Верещагину ясно обозначено было уже и въ однихъ словахъ: "Моя критика должна будеть почти вся свестись на самыя элементарныя замьчанія, ибо иныхъ картины г. Верещагина не могуть вызвать". Воть каковъ быльй Верещагинъ! Кромь "элементарныхъ замьчаній" онъ ничего другого не дождется отъ газеты— не достоинъ. И ночему не до-

стоянъ, это очень легко понять: картины Верещагина "вовсе не представляють въ русскомъ искусствъ художественнаго факта, инвющаго врупное внутреннее значеніе; онв только блестящее, модное явленіе, явленіе поверхностное". У Верещагина критикъ находить великіе недостатки. Такъ, наприм., въ картинъ "Процессія на слонахъ, въ Индіи" онъ призналъ "грубую, кричащую колоритность и эффектность красокъ, небрежное письмо, малую выдержку воздушной перспективы — все это слишкомъ грубо декоративно". Разсматривая картину "Великій Моголь въ мечети въ Дели", критикъ чувствуеть себя склоннымъ "заподогрить Верещагина — выражаясь мягко — въ нъкоторомъ фокусъпокусничествъ въ искусствъ: мнимая оригинальность и поразительность этой картины заключается въ томъ, что въ ней на пространствъ громаднаго ходста нарисована, въроятно, съ фотографіи, въ колоссальномъ видъ перспектива мечети и въ ней помъщено десять небольшихъ фигуръ и несколько паръ туфель на первомъ планв". При этомъ сообщается глубово-художественное и очень полезное для художниковъ замвчаніе, что "все, что туть нарисовано на пространствъ четырехъ или трехъ квадратныхъ саженей-все это могло бы съ удобствомъ умъститься на крошечномъ полотив и впечатление отъ картины было бы то же самое. Скажуть, что нельзя художнику предписывать размёры его полотнаньть, это не такъ: художественныя соображенія предписывають художнику известное соотношение между сюжетомъ и размерами картины, если только онъ преследуеть инстинныя цели искусства, в не коммерческія". Любопытно было бы послушать критика гдівнибудь въ музев: онъ тамъ, я думаю, мастерски и ловко разобралъ бы, ето имель право, и кто иеть, писать картину свою на томъ или другомъ полотив--я думаю, тысячамъ художниковъ досталось бы. Еще лучше то, что при своемъ примърномъ художественномъ вкусь и чутью, этоть критикь рышиль, что "большая часть индъйскихъ этюдовъ Верещагина, въроятно, писана имъ съ фотографін" — предположеніе, совершенно равняющееся клеветамъ и видумкамъ Тютрюмова на счеть туркестанскихъ картинъ Верещагина, писанныхъ не прямо имъ самимъ, а "цёлой компаніей художниковъ". Читая такія изреченія обоихъ превосходныхъ писателей, художниви только хохотали и съ жалостью поднимали плечи. Но одно изъ самыхъ любопытныхъ мъсть у писателя "Новаго Времени" — это объявленіе, что "за немногими счастливими исключеніями, почти всё произведенія Верещагина суть только иллюстраціи, а не картины въ истинномъ смыслѣ этого слова", и при этомъ объяснялось, что "иллюстрація есть такое

произведеніе, гдѣ художникъ изображаеть извѣстный случай, или фотографируеть съ приблизительной точностью извъстную мъстность, оставляя свою мысль и свое поэтическое чувство въ сторонъ и заботясь только о формальной върности даннаго случая или мъстности". Откуда взяль критикъ такое смъхотворное опредъление "иллюстраци" — спрашивать нечего: ясно, что оно всецью исходить изъ собственной его головы, оно есть плодъ неизм'вримаго его нев'яжества въ д'ал'в искусства. Надо полагать, что критикъ отроду не видываль другихъ иллюстрацій, кром'в какъ въ плохихъ д'етскихъ книжкахъ или лубочныхъ изданіяхъ, а то бы онъ зналъ, что не только новое, но и старое искусство Европы наполнено иллюстраціями не только въ высшей степени талантливыми, но и геніальными, гдв присутствуеть и мысль, и поэзія, и самое глубокое творчество; поэтому для художественнаго произведенія не составляеть еще никавого стыда и повора быть "иллюстраціей", какъ этого бы желаль критикъ. Сверхъ того, сколько ни путешествовали по всей Европ'в картины Верещагина, повсюду вызывая восторгъ и изумленіе, начиная отъ самой простой публики и кончая висшими знатоками и талантливейшими художниками целой Европи, онъ еще никому до сикъ поръ не показались только "иллюстраціями". Курьезно, наконецъ, было то, какъ критикъ, совершенно потютрюмовски, упреваль Верещагина за "электрическое освъщеніе" его картинъ, какъ за шарлатанское средство "взбудоражить вниманіе толны"--- не зная, конечно, что точно также освіщаются теперь вездъ самыя знаменитыя классическія картины, начиная съ Британскаго мувея. Курьезно также было то, накъ критикъ злостно обвиняль Верещагина въ рекламированіи въ пользу своей славы, для чего онъ даже не презираеть угощать парижскихъ рецензентовъ "тонкими объдами".

Да, критиви газеты не дошли даже до степени пониманія писателей "Гражданина", которые все-таки, кавовы они ни есть, а находили, что "Верещагинъ представляеть собою крупную величну въ нашей современной живописи... Главное значеніе Верещагина то, что онъ болье всьхъ нашихъ художниковъ напоминаеть большіе европейскіе таланты. Онъ болье всьхъ способенъ къ огромнымъ задачамъ, къ широкимъ замысламъ, къ величавымъ и серьевнымъ вомпозиціямъ. Онъ подчинилъ себъ технику. Онъ въ этомъ отношеніи все можеть сдёлать, чего нелькя сказать ни про одного изъ самыхъ талантливыхъ нашихъ художниковъ... Верещагинъ могъ бы сдёлаться первокласснымъ всемірнымъ художникомъ, наравнъ съ Деларошемъ, Жеромомъ, Каульбахомъ, еслибъ онъ не

наслѣдовалъ отъ своего русскаго родства двухъ капитальнѣйшихъ недостатвовъ: неряшливой грубости письма и зависимости отъ пошлыхъ литературныхъ вліяній"... ("Гражданинъ", 1883, № 36).

### X.

Провинціальная наша печать представляеть, въ отношеніи своемъ къ новому русскому искусству, явленіе очень утвиштельное. Во иногихъ случаяхъ она опередила печать столичную, потому что искренно и наивно радовалась тому, что было въ картинахъ новыхъ нашихъ художниковъ талантливаго, здороваго, правдиваго, свъжаго, н не была заражена теми ретроградными стремленіями, которыя вь дътв искусства тавъ часто затемняють понятіе у нашей столичной публики, и особенно у столичной художественной "критики". По части искусствъ, провинція наша высказывается всего бол'ве со времени основанія "товарищества передвижных выставокъ" и первыхъ путешествій его картинъ по Россіи, т.-е. съ 1871 года. Можно было-бы составить изрядный томикъ изъ того, что за эти почти 15 леть было высказано о новомъ русскомъ искусстве въ разныхъ краяхъ нашего отечества, и въ очень многихъ случаяхъ туть встречаются отзывы, воторые-бы не метало читать и знать всей нашей публикв, всвыт нашимъ "критикамъ".

Прежде всего останавливаеть на себѣ вниманіе то, съ кавою исвреннею благодарностью и сердечнымъ чувствомъ относились жители и печать разныхъ нашихъ мъстностей, посъщенныхъ передвижными выставками, къ самому этому предпріятію. Въ этомъ они далеко превзошли почти все, что въ этомъ родѣ было писано въ Петербургѣ и Москвѣ. Значить, пѣль великодушныхъ "передвижниковъ" была достигнута, и они могуть гордиться тѣмъ, что затѣяли и выполнили свое превосходное дѣло, и принесли натему отечеству такую крупную интеллектуальную пользу, какую рѣдко кто еще приносилъ.

Уже съ 1871 года стали появляться въ печати эти выраженія признательности, и однимь изъ самыхъ характерныхъ является статья въ "Донскихъ губернскихъ Въдомостяхъ" 1874 года (№ 84) подъ заглавіемъ: "Быть или не быть?" Но въ послѣдніе годы такія выраженія признательности не только не прекратились, но стали появляться все чаще и чаще.

"Человъвъ, лишенный возможности видъть произведенія нашихъ художниковь въ Петербургъ и Москвъ, долженъ чувствовать глубокую благодарность иниціаторамъ передвижной выставки", писалъ И. Я. въ "Одесскомъ Въстникъ" 1881 года (№ 235). "Насмотръвшись на этотъ міръ поэзіи, идиллій, драмъ и траги-комедій, вихваченныхъ прямо изъ природы, обновляешься духомъ, свъжьень правственно, будто воспрянувъ къ жизни изъ обыденинаго нашего вялаго и однообразнаго прозябанія"...

"Передвижныя выставки, въ продолжение 10-лътняго существованія, безспорно произвели толчокъ въ русскомъ обществъ къ развитію любви къ искусству и возбудили замътное стремленіе въ нашей молодежи къ изученію искусства", писалъ Don Basilio въ "Харьковскихъ губернскихъ Въдомостяхъ" 1882 года (№ 246). "Дънтельность общества въ передвиженіи выставокъ по городамъ Россіи съ каждымъ годомъ расширяется. Желаніе видъть произведенія живописи начинаеть громко сказываться тамъ и сямъ по различнымъ городамъ, не вошедшимъ въ циклъ поъздокъ выставки по Россіи. Общество задалось не цълью наживы и пріобрътенія, а распространенія знаній искусства"...

"Жизненность и сила кіевской рисовальной школы многить обязана обществу передвижниковъ", писалъ Н. Мурашко въ "Заръ" 1882 года (№ 285). "Когда-то было модой бросать въ лицо художникамъ упрекъ въ недостаткъ образованія, умственнаго развитія и т. д. Теперь митіе это надо бросить—очень уже опо легкомысленно. Чтобы составить общество, и чтобы это общество было столь жизненно, нужно уже высовое умственное и нравственное развитіе членовъ его. Я просилъ-бы указать мит другое подобное общество литераторовъ, музыкантовъ или артистовъ"...

"Чрезвычайно отрадное явленіе представляеть въ нашей неподвижной общественной самодѣятельности это товарищество свободныхъ художниковъ", писаль А. Ст—въ въ "Кіевлянинъ" 1884 (№ 261). "Это товарищество являетъ собою едва-ли не единственный примѣръ устѣшной и довольно живучей самодѣятельности на русской почвъ"..., и затѣмъ слѣдовали обильныя выраженія благодарности товариществу и пожеланія ему дальнѣйшаго устѣха.

"На передвижной выставкъ, здъсь въ Варшавъ, — писалъ II. Щебальскій въ "Варшавскомъ Дневникъ" 1884 года (№ 27), — на меня пахнуло роднымъ, знакомымъ, дорогимъ, невабвеннымъ. Какъ все это не похоже на ту однообразную условность, въ которой мы привыкли здъсь!".

Конечно, среди этихъ выраженій удовольствія и сочувствія, иногда раздавались и крикливыя ноты антипатіи къ новому направленію нашего искусства. Такъ, наприм., г. Г. жаловался въ "Южномъ Крав" на "пропов'єдь такъ называемаго реализма, попловатаго, узко-тенденціознаго", идущаго въ одну ногу съ "задорно-

претенціознымъ фельетоннымъ враньемъ газетъ"; онъ жаловался на то, что "истинный реализмъ фламандцевъ не схваченъ нашим художниками: они трактуютъ все уже подъ вліяніемъ литературы, совершенно съ фельетонными пріемами. У насъ образовалась новая школа, которую върнѣе всего можно-бы окрестить
"фельетонною" ("Южный край", 1882, № 594). Но подобные отэшвы составляютъ рѣдкость. Большинство нашихъ провинціальныхъ художественныхъ критикъ—совсѣмъ другого склада. Въ нихъ
очень часто высказывались самыя вѣрныя мысли, самыя мѣткія
опредѣленія нашихъ новыхъ картинъ и нашихъ новыхъ художниковъ.

Возстаніе молодыхъ художниковъ 1863 принесло крупные шоды, по мнинію "Кіевлянина". "Теперь, черезь 10 лить существованія, товарищество передвижных выставовь пользуется почетной славой въ Россіи и Европъ. Выставки его собирають десятки и сотни тысячь зрителей; ихъ картины покупаются на расхвать; они-піонеры самостоятельнаго, оригинальнаго, національнорусскаго искусства. "Измъна" академическимъ преданіямъ у "бунтовщиковъ" 1863 выразилась въ нежеланіи писать на заданную тему, взятую изъ чуждой жизни. Художникамъ хотелось рисовать нашу русскую жизнь, русскую природу... Въ картинахъ передвижнивовъ "изображаются, въ огромномъ большинствъ, русскіе люди н русская природа. Стремленіе къ реализму и естественности, и къ правдивости сюжетовъ само собой указало рамки для деятельности: жанрь и пейзажъ. Историческая живопись менте далась русскимъ художникамъ. Но за то жанръ, пейзажъ и портретная живопись им'вють у насъ такихъ представителей, которые поспорять съ лучшими европейскими художниками"...

"Слова Леру: "Истинная цёль поэтовъ—раскрывать человёческія страданія; роль же ученыхъ—ум'ёть ихъ устранять"—привынсь не только къ нашимъ поэтамъ, но и къ художникамъ", писалъ въ 1883 Н. Шкл—скій изъ Елисаветграда въ "Одесскій В'ёстникъ" (№ 5 октября). По крайней м'ёр'ё, большинство сюжетовь взяты изъ жизни народа и проникнуты реальной идеей"...

"Какое разнообразіе и какая жизненность мотивовь во всёхъ этихъ картинахъ, — писаль II. Щебальскій по поводу передвижной выставки 1883 года въ Варшавѣ. — Какая строгая, неукрашенная правда, какая реальность!.. Почти во всёхъ картинахъ реализмъ является со всёми серьезными достоинствами, со строгою своею правдивостью, съ полнымъ отреченіемъ етъ всего искусственнаго условнаго, манернаго... Благо возлюбившимъ правду въ искусствѣ". (Варшавскій Дневникъ, 1883, № 27).

"Наиболе талантливые служители искусства въ Россіи, — говорила въ 1883 же году "Заря" (№ 3), —самостоятельные въ виборъ сюжетовъ и въ исполнении, поднимаются до уровня современнаго умственнаго движенія и современныхъ общественныхъ интересовъ. Русскіе художники, очевидно, окончательно и навсегда покончили съ "искусствомъ для искусства" и обнаруживають ясно стремленіе активно участвовать въ томъ движеніи мысли, которое находить себъ выражение въ лучшей части русской литературы и публицистики. Если за художественной беллетристикой никто не станеть болье отрицать важнаго культурнаго значенія, если современное общество предъявляеть художникамъ снова серьезныя требованія относительно оцінки, освінценія и разъясненія окружающаго, то въ такомъ-же положени оказывается и живопись. Впечатленія художественных произведеній, воспринимаемыя тисячами зрителей, не могуть проходить безслёдно, и задача художника живописца только тогда можеть считаться удовлетворительною, когда его произведение отвічаеть извістной общественной идев, известному общественному настроенію"...

"Разрывъ съ центральнымъ художественнымъ учрежденіемъ вь Россіи (академіей) произошель у новаго повол'внія художниковъ не отъ маленькаго частнаго несогласія, а вследствіе крупныхъ причинъ, -- говоритъ некто А. въ "Харьковскихъ губерискихъ Въдомостяхъ" 1883 года (6 сентября). — Новая школа одержала побъду; очевидно, ея ученіе ближе подоніло къ условіямъ времени и мъста и потребностямъ страны... Наша художественная alma mater предписываеть изображать жизнь и природу не такъ, какъ онъ есть, а такъ какъ онъ отравятся въ "розовонъ непремънно" созерцаніи художника. Сообразно этому, все некрасивое, дистармоничное въ природъ не найдеть себъ мъста въ академическомъ полотив, которому можеть быть передано только прекрасное, изящное. Первое отличіе передвижныхъ выставовъ от произведеній академической кисти-это сильное предпочтеніе, отдаваемое художниками-новаторами жанру. Искусство слова нашю себъ лучшее выражение въ романъ и повъсти-живопись по неволь должна была покинуть свои романтическія задачи, либо безвонечное изображение природы, и принести всё силы на изучение быта и характеровъ. ... Мы не можемъ признать за отрадний факть почти полное упразднение исторической живописи въ студіяхъ передвижнивовъ, но совершенно оправдываемъ его, какъ необходмую реакцію противъ сброшенныхъ оковъ"...

Но самое важное, что мы до сихъ поръ встрѣтили, при изучении газетъ провинціальныхъ, есть слѣдующее глубокое №-

ибчаніе, вотораго не дёлаль еще до сихь поръ нивто изъ всёхъ писавшихь у нась о новомъ русскомъ искусстве: "Нельзя считать случайнымъ то обстоятельство, что въ рядахъ нашихъ художниковъ вовсе нётъ глашатаевъ того человёко-ненавистничества и той исключительности, какія бы желали во дворить въ жизни россійскіе ретрограды, псевдонародники и всякіе иные сторонники застоя и соціальной вражды. Русское искусство работаеть за-одно съ прогрессивнить лагеремъ русской печати и русскаго общества...", ("Заря", 1883, № 3).

Все это — утъщительнъйшія доказательства быстраго и могу-чаго роста русской мысли въ нашей провинціи.

Конечно, въ мъстной печати не обходится иногда безъ болъе им менъе невърныхъ опредъленій достоинства той или другой картины, истинной цънности таланта того или другого художника, но въ общемъ, въ большинствъ случаевъ, оцънки эти въ высшей степени справедливы и мътки. Картины не только лучшихъ нашихъ художниковъ, какъ, напр., Перова, Прянишникова, Владиміра Мавовскаго, Мясовдова, Мавсимова, Савицкаго, Яроненко, Крамского, Ръшна, но и художниковъ съ талантомъ второстепеннымъ, били приняты провинцією съ величайшей симпатіей и поняты столь-же върно, какъ лучшею, интеллигентнъйшею частью петербургской и мосновской публики и критики. По многочисленности танихъ критическихъ статей въ разныхъ городахъ, я принужденъ выписокъ изъ нихъ не приводить здъсь.

### XI.

Мив ивть надобности разсматривать мивнія публиви и критики относительно нейважей и портретовъ новаго русскаго искусства. Такъ какъ они не затрогивали ничьихъ "ингимивйшихъ" убъжденій, ничьихъ предразсудковъ, никакихъ преданій, то и не вовбуждали ни споровь, ни вражды. Выдающіеся по этимъ отраслямъ художники были привнаны со всёми своими достоинствами и талантливостью безъ малійшаго сопротивленія и возраженій. Пейважи Шишкина, Клодта, Волкова, Мещерскаго, Орловскаго, бывера, Судковскаго, Боголюбова, Бегтрова, Саврасова, Васильева, Куннджи и другихъ, заняли, каждый по своему достоинству, м'єсто въ симпатіяхъ публики, точно такъ же, какъ портреты Перова, Гè, Крамского, Репина, Ярошенко. Лишь изредка высказывались такія зиных нев'єрности, какъ, наприм'єрь, то, что будто бы "изъ ма-

стерской Крамского никогда еще не выходило ничего подобнаго портрету г-жи Вогау, никогда еще портреть не поражаль вы такой степени естественностью и простотою манеры". ("Живописное Обозрѣніе" 1883, І, стр. 187). Явно, въ своемъ увлеченім г. писатель забыль всв прежніе chefs-d'oeuvr'ы, такіе какъ портреты Григоровича, графа Льва Толстого, Шишкина, Литовченко, Лавровской, и многіе другіе, въ томъ числі, бывшій на московской всероссійской выставкъ 1882 года, портреть г. Суворина, изумительно написанный и еще изумительне передавшій на лиць представленнаго туть писателя всё его, извёстныя всёмъ качества. Но нельзя не отметить здесь также того страннаго заявленія, которое было однажды сделано однимъ неизвестнымъ вритикомъ въ журналъ "Искусство", по поводу признанныхъ всеми (въ томъ числе и имъ самимъ) за превосходные портретовъ Перова. "Перовъ-физіономисть, -- говориль онъ, -- тонкій и серьезный наблюдатель, и совершенно не юмористь. Это высоко-художественная натура, которая искала выхода изъ непосредственной и узкой наблодательности, стремилась въ область обобщающей мысли, и чаще всего-не достигала. Понятно, что такой глубоко-серьезный таланть, реалистическій по натурі, но стісняемый узкостью горизонта, долженъ быль найти лучшее свое выражение въ портретв". Конечно, здёсь высказано одно изъ самыхъ смёшныхъ мнёній, какія только являлись въ нашей печати. Перовъ-превосходный портретисть, потому что быль стёсняемь узвостью горизонта! Неужели и всв превосходные портретисты, какіе являлись у нась и на Западъ, писали отличные портреты именно по этой причинъ? Или же такъ случилось съ однимъ Перовымъ?

По части скульптуры, споровь и разногласія было всегда также мало. Когда явился Каменскій, всё съ удовольствіемъ признали его талантливость и съ симпатіей приняли то реальное, жизненное (хотя немножво разслабленное и сантиментальное) ваправленіе, которое онъ старался внести въ свои произведенія: "Мальчикъ-скульпторъ", "Вдова", "Первый шагъ". Протестующихъ голосовъ, можно сказать, почти вовсе не было. Позме, когда выступиль Антокольскій, онъ еще скорве и сильніве опладіять всёми симпатіями и поставиль на свою сторону нашу публику. Противниковъ его могучему реалистическому направленію у насъ не оказалось, кромів, кажется, одного только художника А. Ледакова, написавшаго ("Спо. Вёдом.", 1880, № 82) огромную статью, гдів онъ глумился надъ Антокольскимъ и его реалистическому направленіемъ въ скульптурів. Онъ увіряль, что "Христось Антокольскаго изображаєть еврея, связаннаго но рукам»

и представленнаго въ таможню за контрабанду". Впрочемъ у художника А. Ледакова нашлись товарищи въ выговорахъ Антовольскому-въ "Новомъ Времени", где тоже остались недовольны "Христомъ". Тамъ же по случаю проекта памятника Пушкина, Антокольскаго, сугубо отличились, съ необычайнымъ остроуміемъ, причемъ все остроуміе состояло лишь въ томъ, что "Мельникъ, стоящій на самомъ верху, показываеть рукою внизь, какъ бы приглашая Татьяну, Бориса Годунова, Пимена, и другихъ попробовать соскочить внизъ, въ видъ упражненія въ гимнастикъ. Но такъ какъ скала должна находиться среди бассейна, то приглашеніе Мельника еще остроумиве: это общая купальня для такихъ мужчинь, какъ Шименъ, Борисъ, и пр., и для такихъ дамъ, какъ Татьяна. Пушкинъ же представляется евреемъ, который открылъ эту купальню и приставиль Мельника для сбора денегь за входъ". Нагородивъ всю эту безобразную чепуху, цёнитель и судья объявми, что "нелъпъе памятника нашему великому поэту выдумать трудно" ("Очерки и картинки", І, стр. 133). И все это считаєтся острымъ, и умнымъ! Воть какимъ гнилымъ товаромъ художникъ А. Ледавовъ "съ товарищами" угощали русскую публику, по поводу новой скульптуры!

Про архитектуру у насъвсегда такъ мало писали и пишутъ, ею всегда такъ мало интересовались, что почти не на что указать. Въ теченіе последнихъ двухъ десятилетій у насъ вознивла вовая школа народной русской архитектуры, и талантливъйшіе ваши художники ревностно разрабатывали ее. Прекрасныя созданія ихъ характерны и многочисленны. Но публика и печать, въ большинствъ случаевъ, были къ нимъ довольно равнодушны, или по врайней мере слишкомъ вяло, мало и безцевтно выражали въ новому стилю свое сочувствіе. При такомъ минусъ проявленія, мудрено было бы обрисовать существующія мижнія, еслибъ вы последнее время не появилось одной статьи, где высвазаны все главные аргументы противъ новой національной нашей архитектуры и большинство ходячихъ въ толив взглядовъ по этой части. Выразителемъ этихъ мненій явился В. Чуйко въ "Новостяхъ" (1883 годъ, № 96), въ статъв о національности и національныхъ вопросахъ. Когда дело дошло у него, после всего остального, до архитектуры, то онъ объявиль, что въ "новой русской архитектурів (начатой профессоромъ Горностаевымъ, и продолжаемой иножествомъ его товарищей, учениковъ и последователей) неть не только національнаго, но и никакого стиля", что "новые руссвіе архитекторы могуть достигать, при таланть, своеобразныхъ произведеній, но никогда не создадуть національной школы въ

архитектуръ, а будуть лишь воскрешать и укращать то, что создали наши предки"; что такое "возвращение вспять есть уже признакъ безсилія и отсутствія творческой силы"; что "если хотите (?), новыя архитектурныя созданія Гартмана, Ропетта и многихъ другихъ — это оригинально, но манерно, претенціозно, несвойственно матеріалу; это не творчество, а оригинальничанье, незаслуживающее вниманія, потому что оно спекулируєть на моду н на псевдо-національность..." и т. д. Любопытно было бы, однаво же, узнать отъ В. Чуйко и разныхъ его единомыпленниковъ, въ какомъ же, наконецъ, "стилъ" позволительно строить въ наше время, потому что въдь надобно же въ какомъ-нибудь да строить? И если эти господа укажуть на греческій, римскій, итальянскій, нъмецкій, французскій, англійскій, какой угодно стиль-то почему же одинъ русскій долженъ быть изгнанъ вонъ и не достоинь даже считаться "стилемъ"? Еще полезно было бы отъ В. Чуйко узнать, имъють ли Пушкинь, Лермонтовъ и Глинка право считаться людьии, создававшими въ русскомъ стилв, когда великія свои произведенія основывали на старыхъ народныхъ матеріалахъ, языкв и мелодіяхъ? И надо ли считать "Бориса Годунова" и разныя стихотворенія Пушкина, "Пъсню о купцъ Калашниковъ" Лермонтова, "Жизнъ за царя", "Руслана" и "Камаринскую" Глинки лже-національными поддълками, "не стоющими вниманія" и доказывающими "безсиліе и отсутствіе творческой силы"? Впрочемъ, В. Чуйко достаточно проявилъ свою неприготовленность въ трактованію архитектуры, вогда увъряль, что "камень ныньче уступаеть мъсто желъзу и стеклу" (желаемъ ему жить, особливо зимой, въ желевномъ доме!) что древняя русская архитектура, до Петра, "почти совершенно не знала каменныхъ строеній", и что она же "нивому и ничему не подражала". Читая такія строки, становится страшно за русскаго читателя, обязаннаго читать подобныя невежественныя вещи и, пожалуй, верить имъ.

# XII.

Если сравнивать состояніе новой русской музыки сь состояніемъ прочихъ нашихъ искусствъ за последнее время, музыка представить зредище гораздо более печальное, чемъ всё остальныя искусства.

И это оттого, что то самое музыкальное дёло наше, которое стоить теперь такъ высоко, какъ никогда прежде, въ то же время стоитъ и такъ низко, какъ еще никогда прежде не стоям.

Конечно, если смотрёть только на композиторовь, въ теченіе послёдних 50-ти лёть у нась появилось въ числё ихъ нёсколько подей геніальных, и значительное количество людей высокоталантивыхъ, которые создали русскую музыкальную школу и поднали наши музыкальныя созданія на такой возвышенный и самостоятельный уровень, до какого они прежде никогда не поднииались. Вмёстё съ тёмъ, извёстная доля публики нашей достигла такого развитія музыкальнаго пониманія и вкуса, какого не существовало въ прежніе періоды даже у самыхъ выдающихся людей 
изъ среды публики. Но есть оборотная сторона медали: это — 
большинство русскихъ музыкальныхъ сочинителей и сочиненій, 
большинство русской музыкальной критики, большинство русскихъ 
музыкальныхъ вкусовь и понятій.

Ни одно искусство такъ не распространено у насъ, какъ музыва. Нёть такого дома, нёть такого семейства, где бы не производилась музыка, гдъ бы отецъ, мать, сынъ дочь, дяди, тетки, члемявники и внуки не играли бы и не п'вле бы, который-нибудь изь нихъ въ отдельности, или всё сплошь. Нётъ, важется, ни одной квартиры, гдё бы не было фортеніанъ и ноть, и гдё бы не раздавались, въ продолжение цёлаго года, зимой и летомъ, осенью и весной, оть утра и до вечера, звуки хорошей или плохой музыки. Всё играють, всё поють. Безь этого быть нельзя, безъ этого жить невозможно. По другимъ искусствамъ это не такъ. Тамъ "исполнителемъ" является не каждый человёкъ изъ публики, а тольно немногіе: либо художники, либо дилеттанты. Остальная публика только придеть, посмотрить и уйдеть; а какія дома висять вартины, фотографіи или гравюры по ствиамъ — на тв, обывновенно, никто никогда и не смотрить, послѣ перваго раза: въ нимъ давно привывли, на нихъ столько же обращають вниманія, какъ на обок, вакочки и всякія bric-à-brac, теснящіяся на полочвахъ и этажеркахъ. Это все матеріаль скромный, молчаливый, не притявательный, итмой. Но попробуйте-на сделать такъ, чтобъ не услыжать того, что поется и играется цёлый день, дома в въ гостяхъ! И отгого всё-меломаны, всё страстно любять вузыву, всь ею интересуются до корней души, про нее круглый годъ разговоръ, и за об'вдемъ, и за мазуркой, и на гулянъв, и въ коляскъ-про живопись со скульитурой поговорять раза два въ году, "въ свое время" — и конецъ! Разв'в можно сравнить дв'в-тричетире виставки въ году, съ теми безчисленными концертами, съ твии безстетными опериыми представленіями, съ твих несметными тысачани "півній" и "фортепіанныхъ піръ", которые выпадають на долю наждаго? Конечно, кое-кто изъ публики и рисуетъ, кто цвъточевъ, кто сестрицу, кто собачку, кто сельскій видъ, кто картинку къ Лермонтову—но это на ръдкость. Картинъ же въ самоть дъль съ сюжетомъ никто и не предпринимаетъ. Про скульптурное дъло и говорить нечего. Можно ли сравнивать съ этими немногими добровольцами и смъльчаками то огромное воинство кавалеровъ и дамъ, которые безъ всякаго зазрънія совъсти сочиняють романсы, пъсни, chants sans paroles, этюды, скерцы, вальси, польки, а иногда и цълыя оперы. И не только сочиняють, но печатаютъ. Музыкальные магазины завалены этими созданіями—ясно, что у нихъ и самый превосходный сбыть есть. Когда же вы видали, чтобъ художественные магазины были точно также завалены рисунками, картинами и скульптурами аматеровъ изъ публики? Ихъ покупать никому не пришло бы никогда въ голову.

Итакъ, разница въ положеніи тіхъ искусствъ и этого-

Но эта-то необычайная распространенность музыки и есть одна изъ главныхъ причинъ пониженія общаго ея уровня. Чёмъ болёє спроса на какой-нибудь товаръ, тёмъ, болёе, конечно, можно ожидать тамъ и совершеннёйшихъ образчиковъ производства его. Но, сравнительно говоря, лучшихъ, высшихъ сортовъ его будетъ всегда въ тысячу разъ менёе, чёмъ тёхъ плохихъ, поддёльныхъ, гнилыхъ, негодныхъ экземпляровъ, которые пойдутъ въ общій расходъ, которые станутъ фабриковаться машинно, дюжинно, гуртомъ, возами, и на которые никто не будетъ жаловаться, потому-что они придутся по всёмъ желудкамъ, по всёмъ карманамъ, по всёмъ вкусамъ, привычкамъ и понятіямъ толны.

Воть это-то гуртовое производство музыки, это-то гуртовое выполнение ея, это-то гуртовое понимание ея—они-то всего ужасные и безоградные въ нынышнемъ нашемъ положении.

Новая русская живопись зоркимъ глазомъ подмътила и мъткою рукою нарисовала нъкоторыя сцены изъ современной русской "музыкальности". Такъ, напримъръ, въ числъ талантинвъйшихъ произведеній Владиміра Маковскаго одно изъ важныхъ мъстъ
занимаетъ маленькая картинка: "Въ четыре руки", гдъ представлены старички мужъ съ женой, увядине, съ оловянными глазами,
съ пальцами, разбухлыми какъ огурчики, играющіе прилежно и
усердно, тупо и смъшно, въроятно какую - нибудь "сонату Моцарта", сухую, деревянную и несносную для другихъ, но для
нихъ—драгопънное воспоминаніе молодости и перваго знакомства,
30 лъть назадъ. Это классики и добродушные фанатики старихъ
привычекъ. "Гитаристъ" (одинъ разъ Перова, другой разъ Влад.
Маковскаго) представляетъ намъ мъщанина или сидъльца вът-

лавки, сидящаго у стола со стаканомъ, потихоньку тренкающаго себь подъ носъ на гитаръ и сердечно услаждающаго себя, элегически и нъжно, до экстава. "Друзья-пріятели" Влад. Маковскаго-то компанія старыхъ холостявовъ, изъ которыхъ одинъ, должно быть отставной кавалеристь, выступивъ на середину комнаты, поеть накой-то ибжный и жаркій романсь, аккомпанируя себь на гитаръ, пова его друзья, вто съ умиленіемъ слушаетъ его, а кто нъжно дотрогивается до полныхъ голыхъ локтей служанки, несущей подносъ съ рюмками. "Жестокіе романсы" Прянишнивова — это еще одна върно схваченная сценва изъ провинціальной жизни: молодой чиновникъ, въ пламенномъ азартв неистово расп'яваеть романсы и тімь глубоко потрясаеть сердце невзрачной, но зрълой девицы, сидящей возле него на диване и не знающей, куда глаза повернуть оть волненія. Воть нісколько ить понятых и выраженных типовъ. Но все это еще провинція, все это еще только р'єдкіе отрывки изъ музыкальной жизни русской. Сколько еще другихъ сценъ можно и надо было би представить, съ точно такою же върностью и исткостью, изъ жизни большихъ городовъ, всего больше Петербурга и Москвы! Сколько еще другихъ усердныхъ потребителей музыки должно было бы явиться передъ нами на полотив, какъ мы ихъ видимъ поминутно повсюду, всегда вездъ вокругъ насъ. Кромъ тъхъ двухъ старичковъ, Филемона и Бавкиды, подсленоватыхъ классиковъ и устарівных элегиковь, что сь такимь увлеченіемь сердечнымь вспоминають за старинными пьесами доброе старое время, мнт бы хотелось увидеть еще молодыхъ мальчиковъ и девочекъ, покорно долбящихъ свои ужасные гаммы и экзерсисы, или съ досадой отбарабанивающихъ, въ сотый разъ передъ гостями, свою "пьеску", потому что родителямъ непремвнно надо похвастаться Машей или Мишей, какъ собачонкой, ириносящей въ зубахъ платокъ; кромъ "Друзей-пріятелей" Влад. Маковскаго, среди рюмочекъ съ кересомъ и водкой восторгающихся романсами товарища, мий хотвлось бы видеть толиу мужчинь и дамь, въ концертной зале, обступившихъ после вонцерта своего "бога" или "богиню", и, съ глазами, полными раболъпства, счастья, униженія и слевь, какъ у ханжи передъ образомъ, вымаливающихъ "еще нъсколько нотокъ", "еще нъсволько божественныхъ звуковъ"; кромъ элегическаго "гитариста" Перова, сидящаго, у стола съ бутылкой, со спутанными отъ волненія волосами и опустивніейся головой, мнѣ бы хотелось увидать инжиную и элегантично барышню, въ ея томномъ и поэтическомъ мечганіи, въ сумерки, подъ вечерокъ, перебирающую пальчивами по фортепіану сантиментальные звуки нок-

тюрна, можеть быть пресквернаго, но наполняющаго ея существо всеми энирными блаженствами рая; кроме молодого чиновничка Прянишнивова, съ его "жестовими романсами" и кралей сердца, тронутой ими, я желаль бы увидать на картине целый театрь, невыразимо блаженствующій и приходящій въ упоеніе, почти до истерики, отъ глупой оперы, въ сто разъ болве бездарной, нельной и безвкусной, чымъ всь самые жестокіе романсы; кромь всего этого, хотель бы я видеть бонтонный и накражмаленний музыкальный вечеръ въ аристократической гостиной; хотель бы а видеть тоже на картине буйную радость гусара и купца у цыганъ, пока Стёша поетъ, и замираетъ, пока Матрена дико ходить въ кругв подъ топоть, вскрикъ и вопли хора, а Груня сидить у кого-то на коленяхъ, съ червонцами на ладоняхъ; хотель бы я видеть умиленіе и тихое глубокое чувство на всёхъ лицахъ, вогда хоръ поеть херувимскую Бортнянскаго, "этого Сахара Медовича Патокина", какъ его назваль Глинка; но, вдобавокъ ко всему, хотвль бы я то же увидеть на картине ту скуку, ту усталость, то недовольство, то отвращенье, тв насмышки и хокоть, наконецъ даже ту вражду и презрвніе, которые присутствують на лицъ у самаго большого числа людей изъ публики, когда исполняють музыкальныя созданія, истинно-талантливыя, глубокія, полныя настоящаго правдиваго чувства.

Насволько выше и симпатичне всехъ этихъ людей, съ ихъ невозвратно-развращеннымъ чувствомъ, съ ихъ покривленнымъ вкусомъ, тъ другіе "любители музыки", уже изображенные новыкъ русскимъ искусствомъ, такіе какъ "Півцы" Тургенева, "Птицеловъ" Перова, "Любители соловьевъ" Владиміра Маковскаго! Они еще отроду не видали нотъ и фортепіано, отроду не бывали, да и нивогда не будуть, въ концертв или въ оперв, ихъ концертная зала-льсь или изба, ихъ музыканты-соловей, или родной брать его, народный півець, но ихъ музыкальное пониманіе, простое, здоровое, прямое, свётлое, насколько же выше испорченныхъ, искусственныхъ вкусовъ, ложныхъ условныхъ наслажденій техъ людей, что не помнять себя отъ восторга, внимая "Анде" или "Троватору", пошлымъ романсамъ аматеровъ или рутинеровъ, — бездарнъйшимъ созданіямъ для фортепіано или оркестра, а иногда даже и старинному бездушному "классическому" хламу, вогда только оно смазливо и сладко. Все пространство между соловынной и народной пъснью, по одну сторону берегаи созданіями истиннаго, высокаго, животворнаго искусства, по другую сторону берега, наполнены несмътными толиами людев, которые не хотять ни слышать, ни знать того, что живеть и трорится на томъ и на другомъ берегу, но которые выше своей головы сыты и счастливы созданіями того низменнаго, банальнаго, ординарнаго искусства, которое общедоступно, какъ всякая пошлость.

И подумать, что вся эта необозримая масса людей могла бы тоже имъть здравый вкусь, прямое сужденіе, свътлое пониманіе вещей! Чъмъ одинъ человъкъ хуже другого? Да, но никакія пожеланія ничего не подълають. Пагубныя обстоятельства, среди которыхъ принужденъ рости человъкъ, бываютъ сильнъе всего остального, и измъняютъ иногда даже хорошую и сильную натуру до неузнаваемости. Что же должно быть съ натурами слабыми, безцвътными, несамостоятельными? Конечно, онъ должны искалъчиваться до самыхъ корней своихъ.

# XIII.

Порча музыкальнаго чувства начинается въ наше время у людей очень рано: можно сказать съ самыхъ пеленокъ. Когда у младенца только-что только-что начинаеть разверзаться слухъ, онъ уже тотчасъ слышить музыку, въ большинствъ случаевъ очень свверную. Навърное въ домъ кто-нибудь бренчить на фортеніано всякую дрянь или распъваеть плохіе романсы и аріи. И вь антрактахъ между сосаньемъ груди и сномъ, все это упорно и неотразимо вливается въ уши беззащитнаго младенца. Какая жалость, что никто еще не розыскаль, сь какихъ именно поръ, съ какого дня и часа, начинають у маленькаго, еще недавно народившагося человѣка, наростать музыкальныя мозоли на душѣ! Плохая живопись, въ видъ никуда негодныхъ картинъ и гравюръ, начинаеть осаждать его гораздо позже: не во всякомъ дом' ствны непременно увещаны ничтожными или фальшивыми произведеніями живописи. Гдъ-про картины и гравюры никто еще не подумаль, а гдв-обои предпочитаются имь (и слава Богу!). Но музыка! Драгоценная, сладкая, милая, прелестная музыка! Безъ нея никто жить не можеть, и воть, новоприбывающіе на свёть тотчась-же, сію-же минуту начинають слышать ся созданія. Какое счастье было бы, еслибь хоть въ первые годы, хоть въ первые мъсяцы своего существованія они были пощажены, и слышали хоть только одни "баюшки-баю" кормилицъ, мамокъ, нянекъ и матерей своихъ, эти музыкальные инструменты гипнотизированія и приведенія младенца въ оценененіе. Но каковы они ни есть, а все они лучше той ужасной музыки, которую скоро потомъ младенецъ начнетъ впитывать въ себя, неизбѣжно, неотразиио, какъ губка, опущенная въ воду.

Послѣ такой предварительной подготовки, навѣрное уже оставившей свои следы, начинаются гаммы и экзерсисы, деревянные, сухіе, мертвые, но въ которыхъ вельно искать ребенку всякаю счастія и спасенія. "Ты должень, — говорить Шумань, — прилежно играть гаммы и другія упражненія для пальцевъ. Но есть много людей, которые воображають, что они темъ всего достигнуть, и до самой старости всявій день употребляють много часовь на механическое упражнение. Это почти то же самое, что стараться виговаривать всякій день азбуку, все скорбе и скорбе. Употребляй свое время лучше этого"... И еще: "Пассажное отрепье изивняется со временемъ: механизмъ имбеть значение только тамъ, гдъ онъ служить высшимъ цълямъ" ("Musikalische Haus-und Lebensregeln"). Да, но это говорить Шуманъ, настоящій и глубокій художникъ, вѣчный врагь всего школьнаго, неразсуждающаго, традиціоннаго, цехового. Другимъ это никогда въ голову не приходить, именно потому, что слишкомъ естественно и просто.

Такой глубокой правды никто не думаеть и не понимаеть, никто ни единаго такого слова не говорить начинающему жить маленькому музыканту. Напротивъ, ему постоянно надувають въ уши все самое противуположное этой правдъ, его усиленно забивають въ колодки, и онъ долженъ, обднажка, въ тв дни, когда начинають разверзаться всё чувства его къ тому, что живо, что поэтично, что манить въ таинственныя дали, онъ долженъ сушить себя на одной только ужасной, безотрадной механикъ, забивающей и мертвящей душу. — "Повинуйся и дёлай!" твердять поминутно ребенку, когда онъ жалуется на тоску и сушь. "Не разсуждай! Мы всё тавь учились—ты тоже тавь должень учиться!" И туть-же отнимають у него изъ рукъ все, что могло бы ему нравиться въ музыкъ, все, что способно было бы радовать его маленькое сердечко, наполнять его художественнымъ и поэтическимъ ощущениемъ. "Все это потомъ, когда-нибудь послв, когда выростешь, — твердять ему, — а теперь учись, учись техникъ, ни о чемъ не смъй пока думать, кромъ гимнастики пальцевъ или 10лоса". И ему ни до чего другого, кромъ гаммъ и экзерсисовъ, не дають дотрогиваться, развъ только, въ видъ праздника, въ видъ особеннаго счастья и награды, дають ему иной разь "детскія пъески", вполнъ идіотскія, безъ мысли, безъ чувства, безъ красоты, безъ художества, неуклюже сколоченныя бездарными поставщиками, — или же влассическія "сонатки" какія-то, не събденный еще до тла мышами хламъ стариннаго высохшаго музыкальнаго міра.

Большинство учителей ставять себѣ свою черствую суровость и непобъдимую "твердость" въ величайшую честь и заслугу. И бѣдный ребенокъ гложеть свою досаду и уныніе, онъ научается тому, что велять, онъ выдѣлываеть указныя гаммы и экзерсисы, онъ распѣваеть идіотскія дѣтскія "пѣсенки", онъ отбарабаниваеть классическія "сонаты". Скоро онъ все это умѣетъ дѣлать. Но отъ столькихъ же вещей, во сто разъ болѣе важныхъ и нужныхъ, онъ тоже туть и отучается. Свѣжесть ощущенія и чувства, живое стремленіе къ тому, что здорово и естественно—немножко уже притѣснено, даже иногда сглажено. Чувство покорности и послушанія, иногда выставляемое за начало всякаго успѣха и блаженства, возрастаетъ и крѣпнеть, но опора на себя, самомысліе и независимость, дѣятельность собственнымъ разсудкомъ — угнетаются, мельчають, иногда совсѣмъ тушатся.

Посмотрите, какіе, въ большинствъ случаевъ, всъ учителя и учительницы музыки? Все равно какъ и учителя рисованья, это почти всегда тв люди, которые въ музыкв не способны были пойти дальше передней ея, которые ни въ композиторы, ни въ настоящіе талантливые исполнители не годились, и разсудили, что учительская должность-все-таки лучшее изъ худшаго, надо-же чёмъ-нибудь жить. И воть они учать всему по своей части, кром'в одного того, что всего нуживе и важиве-истинному пониманію и выраженію, любви въ хорошему, ненависти въ худому. Ихъ интеллектуальность музыкальная, обыкновенно, самая низкая, самая ничтожная: какъ же бы они учили тому, чего сами не знають? Они думають только объ ученьй, о музыки-нивогда. Они ея вовсе не знають, и потому, когда речь доходить, после экзерсисовъ, до "сочиненій", они ставять на нотный июпитръ, передъ своими воспитанниками, всякую всячину: и созданіе высокихъ, тамантливыхъ композиторовъ, и жалкое кропанье самыхъ ничтожныхъ и бездарныхъ-все туть идеть за панибрата, все туть встръчается, сталкивается и обнимается, все заучивается и вытверживается съ одинавимъ равнодушіемъ и безучастіемъ, потому что, по понятіямъ учителя и учительницы, все это заразъ-прекрасно и превосходно, ничему нътъ отказа ни запрета, всему двери настежь, а многое, до тла уже вовсе негодное, давно выдохшееся, еще выставляется туть какъ нёчто наивысшее, значительнёйшее, "классическое". И такимъ, то образомъ, на второй своей ступени, ученивъ опять остается съ незатронутымъ музыкальнымъ понятіемъ, съ пониженнымъ ощущениемъ справедливаго и хорошаго, съ наклонностью всёмъ быть довольнымъ, съ привычкой не разбирать талантливое отъ бездарнаго, художественное отъ безвкуснаго, съ

зачатками слѣпой вѣры въ какую-то высокую, недосягаемую "клас-сичность".

На этомъ пунктв, учитель начинаеть становиться истиннымъ врагомъ истиннаго музыкальнаго развитія. Старый, всего болье распространенный въ прежнее время типъ ихъ-это Леммъ Тургенева (въ "Дворянскомъ Гнезде"). Это-настоящій pendant къ "учителю рисованья" Перова. Онъ долго вель бродячую жизнь, играль вездъ, и въ трактирахъ, и на ярмаркахъ, и на крестьянскихъ свадьбахъ, и на балахъ; наконецъ попаль въ оркестръ, и даже быль дирижеромь. Исполнитель онь быль довольно плохой, но музыку зналь основательно. Онъ много разъ пытался сочинять самь, на тэму въ родъ такой: "Вы звъзды, о вы, чистия звъзды", но ему никогда не удавалось, и воть онъ учить мальчишекъ и девчонокъ, барышень и юношей, играть сонаты и уважать великихъ немецкихъ музыкантовъ стараго времени. Онъ бъдный, онъ жалкій, онъ возбуждаеть состраданіе, онъ добрый. онъ честный, — но чему-жъ онъ научить своихъ учениковъ? Можетъ быть-гаммамъ и твердому сухому шаганью по фортеніану, чего-жъ еще больше? Правда, Тургеневъ въруетъ также, что что-то "необывновенное виднилось въ этомъ полуразрушенномъ существъ", что онъ былъ "одаренъ живымъ воображеніемъ и той смѣлостью мысли, которая доступна одному германскому племени (?!); Леммъ со временемъ, — кто знаеть? — сталъ-бы въ ряду великихъ композиторовъ своей родины, еслибъ жизнь иначе его повела. Онъ много написаль на своемъ въку-и ему не удалось увидеть ни одного своего произведенія изданнымъ, не умель онъ приняться за дело, похлопотать во-время. Одинъ его поклонникъ и другъ, тоже бъдный, издаль на свой счеть двъ его сонаты—да и тв остались целикомъ въ подвальныхъ музыкальныхъ магазиновъ, глухо и безследно провалились оне, словно ихъ ночью кто въ ръку бросилъ"... Нътъ, это все не истина, это все только романтическое, немножко рутинное старое представление о "бълномъ неузнанномъ художникъ". Тутъ настоящей правды нътъ, и если объ сонаты Лемма провалились, глухо и безследно, то единственно потому, что ничего другого и не заслуживали. Еслиби Лемму быть въ ряду "всякихъ композиторовъ", то, проживя цѣлыхъ шесть десятковъ леть, онъ наверное имъ-бы и сделался, а то чего же стоить его "живое воображение и смелость мысли, доступная одному германскому племени"? Нътъ, нътъ, напрасно рядить ворону въ павлиньи перья, не несчастливая зв'язда ему стала поперегь дороги—его собственная плохость и недаровитость. Тургеневъ пошелъ еще дальше, онъ этому злополучному музы-

канту, "махнувшему на все рукою", "зачерствъвшему", "одеревенышему", приписаль вдругь такой день и чась, когда онъ сдылался, на несколько міновеній, великимъ композиторомъ, изъ подъ пальцевъ котораго "лились дивные, торжествующіе звуки", и гремъли потомъ "великолъпнымъ, пъвучимъ сильнымъ, потокомъ" — это Леммъ исполнялъ на фортепіано, въ маленькой бъдной коморкъ, свою "чудную композицію". Да развъ это возможно? Да развѣ это мыслимо? Весь вѣкъ свой быть ничтожнымъ, совершенно ничего не значущимъ, ничего не производить на свътъ вром' объдныхъ, неудачныхъ попытовъ, и, значитъ, быть тоже вполн' неумълымъ, совершенно не владъть языкомъ таланта, и вдругъ, въ одинъ прекрасный день и часъ, онъ является великимъ создателемъ, геніальнымъ человъкомъ, полнымъ и вдохновенія, и дивнаго мастерства? Нёть, нёть, все это идеализаціи и выдумки (поразительныя у такого върнаго и правдиваго реалиста, какъ Тургеневъ). Великія чудныя композиціи не падають съ неба, внезапно, на очерствъвшихъ, одеревенъвшихъ старивовъ, давно отвывшихъ отъ всего, кромѣ гаммъ и уроковъ; это все только варіаціи на чудные стихи Пушкина:

Пока не требуеть поэта
Къ священной жертвъ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свъта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчить его святая лира,
Душа вкушаеть хладный сонъ,
И межъ дътей ничтожныхъ міра,
Быть можеть, всъхъ ничтожнъй онъ.

Но лишь божественный глаголь До слуха чуткаго коспется, Душа поэта встрепенется, Какъ пробудившійся орель...

Да, но Леммы не орлы, и нивакіе Аполлоны нивогда не дозовутся ихъ къ священной жертвъ. Это выдумка и фальшь. Они слишкомъ ничтожны; одна преданность Генделю и Баху, да обращеніе къ "чистымъ, ахъ, чистымъ" звъздамъ—не дадуть еще ни вдохновенія, ни поэзіи, ни творчества. Нътъ, Леммовъ было, есть и будетъ много на свътъ, но "великольпныхъ", "торжествующихъ" звуковъ никогда не понесется изъ-подъ ихъ пальцевъ. Душа ихъ осуждена "вкушать хладный сонъ", или сантиментально ныть и казниться. Они способны только безсильно обращаться къ "чистымъ звъздамъ", и потомъ дрессировать юныя покольнія въ правилахъ, можетъ быть, честной, почтенной, благонатьренной, но не художественной и не живой музыки.

Новый типъ музыкальнаго учителя—это по большей части всегда самъ исполнитель, исполнитель даже и до сихъ поръ, или бывшій имъ когда-то прежде, оставившій это діло. Такой учитель да еще меньше Лемма заботится о самой музыкв. Для него исполнение-все. Внъшнее умънье, позже-блескъ и лоскъ, концертность и разсчеть на слушателя, эффекть, желанье подъйствовать, одни всегда наполняли его, онъ никогда не заботился о томъ, что онъ исполняль и исполняеть, авторы для него безразличнытолько-бы годны были для произведенія того эффекта, которое составляеть его собственную особенность—до дальнышаго ему дъла нътъ. Но "классики", о, для этихъ остается у него все по прежнему передній уголь въ избів, и хотя, собственно, ему они ничуть не по вкусу, вовсе не нужны ни на пол-двора, если положить руку на сердце, но все-таки онъ на нихъ молится, скидаетъ передъ ними шапку: оно дескать такъ принято, да и лучше, приличне. Воть въ этой то самой религи онъ воспитываеть и своего питомца. Въ пвніи-первое о чемъ рвчь заходить, то, о чемъ только и заботятся, это голось. "Ахъ, какой чудный, великолецный голосъ! Какой тембръ! И какой большой и сильный! И какъ поставлень!" воть это всё твердять, забывши, что голось есть не что иное какъ инструменть, ничего не выражающій собою, кромъ матеріала, и что поважнъе инструмента было бы навъдаться напередъ, музыкаленъ ли тотъ, про кого идетъ рѣчь, способны ли къ искуству тотъ или та, у кого оказался вдругь этотъ "голось". Но до этого нивому дела неть, - предполагается, что музывальная способность—это дёло второстепенное, и нельзя ей не быть, у кого есть чудный "голось". Оть этого-то у большинства поющихъ, кромъ "голоса" и механической ничтожнъйшей дрессировки и рутины, ровно ничего нътъ. Но это ужъ никому не интересно знать, и никто объ этомъ не справлялся. Въ инструментальномъ исполненіи то же самое: внішнее умінье, механическая ловкость и расторонность для всёхъ стоять на первомъ месть. Что играють, какъ играють—это решительно всемъ все равно, была бы только виртуозность, да то виртуозное выражение, героическое, молодецкое, —или же пересахаренное, перепомаженное и пересантименталенное, во всякомъ случав преувеличенное и условное, которое есть продукть виртуозности и школьной передачи.

Исключенія во всемъ этомъ—рѣдкость. Можно какъ на чудо смотрѣть на тѣхъ немногихъ, которые, не взирая на всю дрес сировку и на всѣхъ учителей, сохраняють во всей чистотѣ и неприкосновенности здоровый, натуральный, безъискусственный даръмузыкальнаго выполненія и музыкальнаго выраженія. Всего чаще

это бываеть у самоучекь, или же у тёхь, кто, хотя и прошель сквозь школу и учителей, да имъ не подчинился рабски и слёпо, ничего съ полною безотвётственностью не послушался у нихъ, отказавнись отъ своей личности, а разобраль собственнымъ умомъ: воть это правда и хорошо—я это и возьму, а вотъ это—только вздорь и пустяки, и я это зашвырну поскорёе въ сторону.

Остальные всь — барабанять и голосять, миндальничають или разводять музыкальную размазню-никто не жалуется, всв покорно воображають, что такъ и надо, что это-то самое и есть музыка. Инымъ все это даже нравится. Поэтому-то всв вообще добродушно сносять ту каторгу, которая ныньче устроена въ каждомъ домв подъ видомъ фортепіанной игры и пвнія. Какъ утро наступило, уже сейчась отворяются повсюду тысячи ртовъ и фортепіанъ, и начинается потёха. Кто твердить гаммы, кто триллеры и пассажи, кто ужасные "экзерсисы", кто нелъпо выпечатываеть, словно типографскій валь, равнодушно и безучастно что ни попало, и хорошее, и дурное, и посредственное — и въ этомъ проходить весь день, всё должны купаться отъ утра и до вечера въ этомъ моръ то безтолковыхъ, то сладостныхъ звуковъ, спасенья отъ нихъ нигдё нётъ. Сорокъ лётъ тому назадъ, въ 1843 году, Гейне писаль про Парижъ: "Властительная буржувзія, по грвхамъ своимъ, должна переносить не только старыя классическія трагедін и трилогіи не классическія — этого было все еще мало; -- она должна переносить одно художественное наслажденіе, отъ котораго теперь нигді не укроешься, которое встрітишь вь каждомъ домъ, въ каждомъ обществъ. Да! фортепіаномъ називается это орудіе пытки, истязующее аристократію за всв ся преграменія. Но зачамь же при этомь столько невинныхъ страдаеть! Противъ этого вѣчнаго бренчанья на фортеніано со всѣхъ сторонъ, право, терпънья не хватаеть! (Воть и въ эту минуту, что я пишу, двъ мои сосъдки-стъна объ стъну, разыгрываютъ какой-то "morceau brillant" для двухъ левыхъ рукъ!). Эти сухіе, режен, молоточные звуки, непріятно отрывистые по натур'є своей, этотъ бездушный, безсердечный теноръ, эта архипрозаическая бъготня по клавишамъ, эти "гаммы и экзерсисы", однимъ словомъ, весь этотъ скарбъ піанивма убиваеть всякую умственную двятельность... "И къ этимъ словамъ, Серовъ, переводчикъ "Музыкальныхъ писемъ" Гейне, прибавляль, отъ себя, въ 1866 году: "Прошла четверть стольтія съ техъ поръ, что Гейне писаль эти строви; дело не поправилось, если еще не испортилось! Вечное бренчанье на фортепіано, надъ головою, за стіною, подъ поломъ, вь любомъ изъ домовъ, любой изъ европейскихъ столицъ, страшно

мучить всёхь работающихь мозгами! Приходится ежеминутно нровдинать и піанистовъ, и фортепіанную музыку, и изобретателя этого адскаго бренчальнаго ящика! О мозгахъ техъ, кто посвящаеть всю жизнь свою піанивму-можно только пожал'ять". Но что туть говорится про фортеніанную игру, то оть первой и до последней буквы идеть и къ "пенію". Ему неть меры и конца! И туть тоже механизмъ, внешность исполненія и полное равнодушіе или фальшь выраженія постоянно задушають все остальное и делають жизнь невольныхъ слушателей сущей каторгой. Но еще еслибъ приготовленія юныхъ льть, страшныя пытви учебныхъ годовъ вели къ чему-нибудь впоследствіи, къ какому-нибудь дълу, усовершенствованію, хоть наслажденью! О нътъ-большинство прекрасныхъ мальчиковъ и девочекъ, юношей и девицъ, такъ усердно тиранившихъ себя и другихъ, впоследствии всего только и играють, что ничтожные польки и вальсы, страшныя по пустотв и безвнусію "пьесы", поють истинно ужасающіе романси, шансонетки или же аріи изъ которыхъ-то нелѣпыхъ оперъ, или же и просто бросають музыку вовсе, потому-что есть начто лучие даже полекъ и вальсовъ, плохихъ романсовъ и оперетокъ---это карты и "дъла". Спрашивается: Много ли и у тъхъ, и у другихъ музыкальнаго пониманія? Какого оть нихъ ждать музыкальнаго образа мыслей, какого разумбнія, какой "критики" и какого отношенія въ тімъ созданіямъ музывальнымъ, которыя не принадлежать къ ежедневной банальной программъ всъхъ этихъ людей? Чёмъ должны имъ казаться истинно-талантливыя музыкальныя произведенія, пробующія выполнять совсёмъ иную задачу?

Но воть пришло у насъоднажды такое время, когда заговообразованія", рили о необходимости "высшаго музыкальнаго "высшей музыкальной школы", консерваторіи, потому-дескать, что музыкальное дёло слишкомъ плохо стоить у насъ въ Россів. Въ 1854 году А. Гр. Рубинштейнъ писаль въ своей статъй: "Die Componisten Russlands", напечатанной въ разныхъ нѣмецкихъ газетахъ: "Русскіе очень расположены къ музыкъ и не бездарны въ ней, но по общему непросвещению и по славянской небрежности одержимы непроходимымъ дилеттантствомъ", и въ довазательство того объявляль, что "русской музыки нъть и на театръ, кромъ въ двухъ еще не вполнъ удачныхъ операхъ Глинки, по симфонической же и квартетной музыкъ у русскихъ нътъ ровно ничего" и т. д., а въ 1861 году онъ опять писатъ, въ "Въкъ" (статья "О музыкъ въ Россіи"): "Въ Россіи занимаются музыкой только дюбители", которые "своими операми, романсами и другими сочиненіями мішають у нась развитію му-

зыви"; "чувство изящнаго, если не врождено, то можеть быть пріобретено тщательнымъ изученіемъ"; "артистъ ничего не должень делать безъ честолюбія, такъ какъ отсутствіе этого чувства есть отличительное свойство натуры посредственной, ведущее къ застою умственныхъ способностей". На основании всего этого и послушавшись Рубинштейна, у насъ стали основывать консерваторіи, эту музывальную чуму Западной Европы, съ преміями, наградами и всёмъ прочимъ, полезнымъ для чванства и честолюбія. По незнанію, нам'вреніе было доброе, но вредное. Ну, и основали. Но что же корошаго вышло изъ консерваторій? Уничтожили онь у нась "дилеттантизмъ", повысили музыкальный уровень? О нъть, никогда! Онъ его не повысили, какъ не повысили нигдъ въ Европъ. Онъ, согласно предсказаніямъ и предвидъніямъ немногихъ оппонентовъ Рубиніптейна въ ту минуту, только расплодили массу првиовъ и піанистовъ, изредка художниковъ и людей истинно-талантливыхъ, но въ большинствъ все только посредственностей или бездарностей. Конечно, выдрессированные и выпущенные изъ консерваторій музыканты-практики обогатили собою персональ русских оркестровь и хоровь, концертовь и оперныхъ сцень, -- это лучшая сторона нашихъ консерваторій, это ихъ дъйствительная заслуга (зачемъ же намъ было вечно оставаться въ вависимости отъ прівзжихъ музыкантовъ, німцевъ, чеховъ и иныхъ, передавать имъ русскія тысячи рублей, когда точно такихъ исполнителей, а иногда и лучше, могла очень исправно поставлять сама Россія?). Но всв эти півцы, солисты и хористы, всв эти піанисты, скрипачи, віолончелисты, трубачи, гобоисты и весь остальной музывально-практическій людь, не взирая на свою действительную пользу, стояли всегда въ отношении музыкальноинтеллектуальномъ на очень низкой ступени музыкальнаго разуменія, ни на одну іоту не выше того, чемь это было у "дилеттантовъ" раньше основанія консерваторіи. Самое худое при этомъ было то, что вся громадная масса воспитывающихся въ вонсерваторін людей только и думають всего чаще о томъ, какъ бы едёлаться "солистами", или хоть вообще исполнителями по части пънія или игры, да еще сдълаться поскорье, какъ можно скорве. До самой музыки почти всемъ этимъ людямъ никакого дела неть, она для нихъ — только дойная корова. А потому они и представляють себ' все музыкальное дело подъ видомъ полезнаго для нихъ "пвнія" и "игры". Все остальное — идетъ только на придачу, въ родв лишь гарнира и соуса. Точно такія же понятія давно уже, конечно, существовали у самой публики: она въдь всегда ходить въ театръ и концерты для того только, чтобъ слышать "голосъ", слышать иввида и иввиду, слышать шаниста, скрипача, восторгаться у нихъ до слезъ, до истерики именно всёмъ тёмъ, что у нихъ есть самаго плохого и фальшиваго, преувеличеннаго или безвкуснаго, всёмъ ихъ "виртуозничаньемъ", всёми ихъ "бравурностями" или фальшивыми граціями и нёжностями, причемъ все настоящее, талантливое, глубокое и поэтическое, когда оно у нихъ есть на лицо, почти всегда пропускается мимо ушей. Такъ было у насъ уже давно. Но исправила ли что-нибудь въ этомъ консерваторія? Ни единой черточки! Въ ея нёмецкихъ, ругинныхъ стёнахъ никогда никто не возставалъ противъ музыкально-виртуозной чумы и заразы. Напротивъ, всё наставники и преподаватели постоянно ее поощряли, потому что она входила въ программу, въ главную задачу, въ коренной образъ мыслей и дёйствій консерваторій.

Одинъ изъ геніальнёйшихъ музыкантовъ нашего вёка, Шуманъ, въ своихъ чудесныхъ "Домашнихъ и жизненныхъ правилахъ для музыканта" еще въ 40-хъ годахъ высказаль все то, что всякій музыканть и художникь желаеть и чего ждеть отъ каждаго человека, намереннаго хоть сколько-нибудь серьезно заниматься музывой. "Ты музывалень, --- говорить онь, --- когда музыка сидить у тебя не только въ однихъ пальцахъ, но въ головъ и сердцв. Но ты не достигнень образованія и развитія этого качества (если оно тебъ дано природой), когда запрешься въ уединеніи и цілье дни станешь предаваться однимъ только механическимъ упражненіямъ, но достигнешъ, если будешь находиться въ живой, многосторонне-образованной музыкальной сферъ... Высоко почитай старое талантливое, но сохрани также горячее сердце для новаго. Не имъй предразсудновъ противъ неизвъстныхъ тебъ именъ... Мелодія—лозунгь дилеттантовъ. Безъ сомивнія, музыка безъ мелодін не есть музыка. Но пойми хорошенько, что они разумѣють подъ мелодіей. Для нихъ только та мелодія и есть мелодія, въ которой заключается легкость схватыванія и "пріятность" ритма. Но есть мелодіи совершенно другого свойства, и когда ты развернешь великихъ сочинителей, онв явятся тебъ въ тысячъ различныхъ видовъ: конечно, ты скоро устанешь отъ бъднаго однообразія новыхъ итальянскихъ мелодій... Сластями, пряностями и конфектами нельзя выростить изъ детей — здоровить людей. Подобно телесной пище, духовная пища также должна быть проста и питательна. Великіе художники позаботились о ней: держись ея... Ты не должень распространять дурных сочиненій; напротивъ, ты долженъ помогать всёми силами задавить ихъ... Никогда не ищи достигнуть въ механизмъ такъ называемой

бравурности. Старайся произвести, при исполненіи сочиненія, то впечатлівніе, которое им'єль въ виду композиторь... Одобреніе, котораго часто достигають такъ называемые великіе виртуозы, не должно сбивать тебя съ толку. Пусть одобреніе истинныхъ художниковъ будеть для тебя дороже, чёмъ одобреніе толпы...".

Ни даже твни чего-нибудь подобнаго никогда не принималось въ разсчеть и не выполнялось въ нашихъ консерваторіяхъ, какъ и во всёхъ вообще консерваторіяхъ. Эти заведенія, по преимуцеству заняты высиживаніемъ и выпусканіемъ на свётъ ренесленниковъ. Здёсь понятія никогда не бывали выше понятій толны; напротивъ, они бывали всегда совершенно одинавовы, точка вь точку тождественны съ ними, направляются къ темъ же сажих цълямъ, и ничего болъе. Наши консерваторіи, будучи скроены по образу и подобію німецких консерваторій, полны безпредільнаго низкопочитанія всего вообще стараго въ музыкі, пріобрівшаго, часто Богъ знаетъ почему, титулъ "классическаго", и здёсь уже не позволяется никакое разбирательство собственнымъ умомъ, что именно велико, что только хорошо, что дурно, что посредственно, что низко и ничтожно. Все сплопь признается великимъ, превосходнымъ и должно всемъ въ консерваторіи равно казаться ниенно такимъ во въки въковъ. Но рядомъ съ охраненіемъ всего "классическаго" идеть не только полнъйшая терпимость, но полнъйшее боготворение и пропагандирование всего ничтожнаго, гнилого или пошлаго, что сдёлано итальянской музыкой, этой создательницей убогихъ музывальныхъ "сластей, прянивовъ и конфевть", о которыхъ говоритъ Шуманъ. Люби "классиковъ", это главная задача каждой доброй консерваторіи, но люби тоже н "итальянцевъ" — вотъ это называется безпристрастіемъ, даже больше того — истинной дорогой, единственнымъ путемъ для настоящаго музыкальнаго воспитанія. Ті возвышають душу и умъ, а эти—сердце. И чемъ же именно? Вовсе не теми хорошими, талантливыми сторонами, которыя присутствують въ сочиненіяхъ старыхъ сочинителей, а только ихъ старой формалистикой, ихъ бездушной и сухой, теперь уже болве никому не пригодной, а эти -формалистикой новой, концертной и условно-виртуозной, по всеобщему убъжденію прекрасной, и развивающей "высокую технику". После всехъ классовъ, где прилежно вдавливается въ голову наука виртуозности, бравурности, культъ "мелодін", обязательнаго старовърства и безразличнаго отношенія къ чему ни попало, видивется впереди, какъ путеводная звёзда, какъ свётлый великій горизонть — повздка по итальянскимъ консерваторіямъ, по итальянскимъ импрессаріямъ и сценамъ, концертное кочеванье

по заламъ Европы, исканіе милостей публики, утожденіе всёмъ ея печальнымъ вкусамъ, — и воть вамъ вся цёль музыкальнаго "образованія", добываемаго цёною такого труда и усилій, цёною такихъ жертвъ. Гдё туть разсуждать, гдё туть взвёшивать, гдё туть разбирать хорошее отъ дурного, гдё туть думать объ образованіи своей головы, понятія, когда все это не нужно, когда именно все негодное, безвкусное и анти-музыкальное—выгодно, приносить немедленный барышъ, да притомъ же приходится какъ нельзя болёе по вкусамъ и понятіямъ всёхъ музыкальныхъ ремесленниковъ?

О самостоятельномъ національно-русскомъ направленіи въ нашихъ консерваторіяхъ никто отроду и не задумывался. У насъ ужъ давнымъ давно народилась своя собственная школа, у насъ давно ужъ есть свои собственные великіе создатели музыки; оне учать совсемь другому, чемь немецие консерваторские ругинеры и итальянскіе півческіе и оперные "практики"; они, нивогда не читавши афоризмовъ Шумана, однако же исповъдывали музыкальный символь вёры, одинаковый съ его символомъ вёры, относительно того, что хорошо и что дурно въ музыкъ, чего въ ней надо искать и что ненавидёть и преследовать — но этого въ нашихъ консерваторіяхъ никто не знаеть, да еслибъ и зналь, то пожималь бы только плечами. Очень важно имъ знать, что такое именно думали и говорили вакой-нибудь Глинка и Даргомыжскій! Воть важныя птицы! Одинъ изъ нихъ, Глинка, говорилъ, что просто "ненавидълъ модную итальянскую музыку", за ея фальшь, условность, антимувывальность; исполнение итальянскихъ пъвцовъ и пъвицъ находилъ ненатуральнымъ, ложнымъ, искусственнымъ, а иногда даже "нелъпымъ, изысканнымъ, преувеличеннымъ", и это у самыхъ величайшихъ итальянскихъ знаменитостей, такихъ вавъ Рубини и ему подобные; тотъ же Глинка осмъливался думать самостоятельно, и иной разъ не признавать великимъ то, что признается "классическимъ" (напримъръ, Донъ-Жуана Моцарта или многое во Фрейшюцв и т. д.), или наобороть, признаваль наивысшимъ то, что всё кругомъ не любили, или ненавидели (напримеръ, сочиненія Берліоза); онъ же решался не признавать великихъ достоинствъ консерваторской схоластической науки, доводимой до геркулесовыхъ столбовъ нелепости, сухости и ненужности. Другой, Даргомыжскій, точно также не вершь. слено, во все влассические авторитеты и кумиры Европы, и разбиралъ ихъ собственнымъ умомъ и понятіемъ, ненавидѣлъ и презираль "итальянщину" не менве Глинки, смотръль съ антипатіей на "вычуры (въ пъніи) итальянской, крики французской и манерность нёмецкой школы", и признаваль вездё, во всемъ и у всёхътолько то высокимъ и истиннымъ, что дёйствительно было музыкально, просто, естественно и правдиво. Наслёдовавшая у насъчёсто Глинки и Даргомыжскаго новая русская школа наслёдовала всё ихъ принципы, всё ихъ симпатіи и антипатіи, весь ихъ образъ мыслей, и повела дёло еще далёв. Еще бы консерваторіи обращать вниманіе на всё подобныя глупости! Она тщательно ихъ игнорировала, тщательно игнорируя напередъ всё эти "полу-дилеттантскія", "не вполнё удачныя" сочиненія такихъ людей, конечно, ничуть не обязательныя для Европы, для настоящаго искусства!

Какъ смотръла консерваторія на самостоятельную мысль новыхъ русскихъ музыкантовъ, при опенке ими другихъ и при ихъ собственномъ художественномъ творчествъ, это мы можемъ хорошо узнать изъ статей одного изъ самыхъ основательныхъ глашатаевъ консерваторских взглядовъ, бывшаго восштанника консерваторіи, г. Лароша. Онъ даже и Глинку преимущественно оцениваль со стороны того, что сближало его (по понятіямъ г. Лароша) съ Европой и школьной музыкальной схоластикой. "Изящная классическая законченность Глинки, пожалуй, удивительне его феноменальнаго таланта, -- говорилъ онъ. -- Изъ того, что онъ, учась, нахваталь урывками въ Италіи и Германіи (!?), у него сложился тоть безукоризненно-изящный, кристаллически-ясный стиль, который сдёлаль его русскимъ Моцартомъ"... Что касается другихъ русскихъ композиторовъ, то г. Ларошъ, совершенно во вкусъ своего учителя, А. Г. Рубинштейна, совершенно по консерваторсвимъ понятіямъ, признавалъ ихъ только-дилеттантами. "Русскій музыканть-прежде всего баринь, -пропов'ядываль г. Ларошъ, -не потому, чтобъ въ немъ текла дворянская кровь, а потому, что между нимъ и его занятіемъ связь случайная: онъ "удостоиваеть" музыку своего вниманія. Музыка его не кормать, или корчить въ самыхъ редкихъ случаяхъ: онъ обладатель именій, чиновникъ или профессоръ... Бойцы дилеттантизма руководились върнымъ чутьемъ, когда они, при учреждении петербургской консерваторіи встр'ятили ее ожесточенной бранью: они чувствовали, что золотой въкъ барской забавы прошель, и что если дать жить этой, только-что возникавшей, школь, то ея ученски съ меньшимъ ломаньемъ сдёлають больше, чёмъ всё дилеттанты... Подъ вліяніемъ времени, и особливо благодаря Глинкъ, сформировался особенный, облагороженный типь россійскаго музыканта изъ баръ, типь, повидимому, высоко цивилизованный, свободный отъ предразсудковъ, и болъе современный, чъмъ сама современность...

Типъ облагороженнаго дилеттанта гораздо яснъе, чъмъ въ Съровъ, выступаеть въ Даргомыжскомъ. Въ долгій періодъ, предшествовавній "Русалкь", Даргомыжскій стояль на уровны дилеттанта необлагороженнаго, въ родъ Варламова. Лишь поздно проснулось въ немъ нѣчто похожее (!) на музыку высшаго полета, и когда это случилось, онъ сталь подъ вліяніе людей, болве его молодыхъ, болъе его знакомыхъ съ новъйшею западною музыкой, несомненно талантливыхъ, но по образованію такихъ же дилеттантовъ, какъ онъ самъ. Это были гг. Кюи и Балакиревъ..." ("Голосъ", 1874, № 9). Вотъ мнѣніе консерваторіи во всей своей красотв, глубинв и премудрости! Пускай русскіе музыканты талантливы, или, пожалуй, даже, геніальны: все-таки они не что иное, какъ-дилеттанты. Ничего подобнаго консерваторіямъ и ихъ достойнымъ птенцамъ, Ларошамъ, никогда не взбредеть въ голову не только сказать, но даже подумать про всв тв сотни, тысячи ординарнъйшихъ посредственностей и бездарностей, которыми, рядомъ съ величайшими музыкальными геніями и талантами Запада, кишить европейскій музыкальный рынокъ. Боже сохрани! Тъ-настоящіе, тъ-въ самомъ дъль музыканты, тъ-дълають настоящее діло, а вы, дескать, всі тамь, въ Россіи, жалкіе дилеттанты, и больше ничего. При этомъ, то, что въ каждомъ дълъ обыкновенно считается порокомъ, убылью, вредомъ, возносится здесь на высоту совершенства и благополучія. "Только съ учрежденіемъ консерваторіи, -- говорить г. Ларошъ, -- появляется въ Россія музыкальный цехъ, и на этомъ цехъ вся надежда. Не потому надежда, чтобы тамъ были замъчательные художники-насчеть этого мивнія разділены, но потому, что цехъ, каковъ бы онъ ни быль, имветь твердо установленную цель, цель серьезную и практическую, что онъ принужденъ бороться, терпъть стъсненія и невзгоды, что въ немъ образуются, наконецъ, преданія, правила и авторитеты..." ("Голосъ", 1874, № 9). Цехъ, традиція, преданіе, что же это все, какъ не самый солидный консерватизиъ, самое твердое желаніе запереть человіка на замокъ, потушить его самодъятельность, разсудокъ, мысль, саморазвитіе — и превратить его въ раба, послушную и безпрекословную машину? Но г. Ларошъ, вмъстъ со своей дорогой кормилицей, это-то и находить прелестнымъ.

Однако же, даже и "цехъ" не вполнъ удовлетворятъ г. Ларопа. "Школа въ наши дни переживаетъ, — горько плакался онъ, — періодъ, гдъ самыя незыблемыя преданія ея становятся спорным пунктами. Значительная часть музыкальныхъ педагоговъ совершенно оставляють преподаваніе "строгаго контрапункта" и огра-

ничивають упражненія учениковь стилемъ нов'яйшаго, посл'в-Баховсваго времени. Руководствуясь темъ "реальнымъ" возгрениемъ на шволу, которое отвазывается понять, для чего учать въ школв такимъ вещамъ, какихъ по выходъ изъ нея вовсе и не приходится дыять (NB), эти педагоги стараются какъ можно скорбе ввести ученика въ обладание всемъ аппаратомъ новейшей композици..." ("Русскій В'єстникъ", 1869, іюль: "Мысли о музыкальномъ преподаваніи въ Россіи"). При этомъ случав г. Ларошъ увврялъ, что "преподаваніе въ школ' такимъ вещамъ, какихъ по выход' изъ нея вовсе не приходится дълать", есть тоже, что гимнастива, которая укрыпляеть мышцы, и научаеть, по мыры успыховь, все лучше и лучше скрывать голое техническое усиліе подъ грацією и прелестью. Да, но г. Ларошъ забываль, что тв люди, которые только и делають что гимнастику, "цеховые гимнасты", те, что злоупотребляють ея излишествами, ея "строгими контрапунктами", именно и бывають всегда самыми сухими, деревянными и неуклюжими по наружности своей людьми, которые, внё гимнастической своей залы, не ум'йють ступить двухъ шаговъ просто, по человечески, неспособны сделать ни одного движенія рукой, ногой, ткломъ, которое не было бы машинно и палкообразно. Такъ и въ музыкъ. Это хорошо соенавалъ Глинка, когда говорилъ: "Вообще, мий не суждено было учиться у строгихъ контрапунктистовъ. Какъ знать! Можетъ быть, оно и дучше. Строгій німецкій контрапункть не всегда, полезень пылкой фантазіи... Въ Миланъ, Базили замучилъ меня разными контрапунктическими хитростями; но моя пылкая фантазія не могла подчинить себя такимъ сухимъ не-поэтическимъ трудамъ; я недолго занимался съ Базили и вскоръ отказался отъ его уроковъ" (Записки).

Съ другой стороны, къ чему приводить идолопоклонство передъ схоластическими "строгими контрапунктами" человъческую мысль и пониманіе, можно видъть на томъ же г. Ларошть, когда онъ старается насъ увърить, что "въ мелодіи, контрапункть, ритмъ и композиціи, съ 20-хъ годовъ нашего стольтія не только не видно успъха, но замътно несомнънное и сильное паденіе..." ("Русскій Въстн.", 1869, іюль). Францъ Шуберть, Берліозъ, Мейерберъ, Листь, Шуманъ, Шопенъ, Глинка, Даргомыжскій—вставайте, кланяйтесь и благодарите! Вы всъ доказываете сильное паденіе мелодіи, контрапункта, ритма и композиціи! Вамъ, и всъмъ вашимъ наслъдникамъ слъдовало воротиться за 300 лътъ назадъ, ко временамъ Жоскиновъ, Гудимелей, Климентовъ, Вилаэртовъ и всъхъ остальныхъ стариковъ, которыхъ ничей болъе желудокъ не въ состояніи ныньче варить: въ нихъ-

то настоящая музыка и сидить, по консерваторнымъ понятіямь, "въ идеальности и цъльности настроенія ни одинъ изъ стилей позднъйшихъ временъ не можеть сравниться съ тъмъ стилемъ. То время, когда въ музыкальной техникъ было всего менъе уклоненія отъ общаго закона, всего менте исключеній и особенностей, совпадаеть съ эпохой, когда во внутреннемъ содержании музыки было всего менъе борьбы, страданія и бользненности... " (тамъ-же). Такъ вотъ какъ: въ музыкъ надо желать болъе всего соблюденія "общаго закона", исключенія и особенности, элементь бользненности, борьбы, страданія, страстности — все вещи зловредныя! Положимъ, что г. Ларошъ есть человъкъ уже совершенно крайній, изъ консерватористовъ консерватористь, изъ консерваторовъ консерваторъ, и не всв его товарищи могли раздълять его фанатизмъ къ музывальной старообрядчинъ; однако, скиньте хоть  $50^{0}/_{0}$ , и все-таки останется на ихъ долю еще достаточно мрака и болота.

Итакъ, итальянская разслабленная золотуха и насморкъ съ одной стороны, старовърская упрямая констипація—съ другой стороны, воть главное настроеніе стремленій, мыслей и понятій консерваторскихъ. Много ли все это могло приносить для просвътленія и развитія тъхъ, кто подпадаль надолго и безващитно подъ эту формулу, да еще особенно, когда не носиль въ себъ достаточныхъ элементовъ для размышленія и самодъятельности?

B. CTACOBS.

# жизнь за жизнь

РАЗСКАЗЪ.

## часть первая.

T.

Май быль въ полномъ блескъ. Въ саду хорошенькой небольшой виллы около Ниццы собралось цълое общество. Центръ группы составляла женщина лътъ около тридцати, полулежавшая на низенъкой кушеткъ и бережно закутанная плодами.

День быль прекрасный, свётлый, яркій. Цвёта моря, неба и окружающей зелени ласкали глазь и разливали въ душё покой и отраду.

Группа, собравшаяся въ саду виллы, состояла преимущественно изъ русскихъ. Молодая женщина, прикрытая плэдами, была Въра Андреевна Веприна. Она только-что оправилась отъ опасной болъзни, отъ воспаленія легкихъ, которая приковала ее въ Парижъ къ постели мъсяца на два, и чуть не свела въ преждевременную могилу. Много тяжелыхъ дней пришлось ей пережить, мучаясь мыслью, что роковой часъ уже близокъ и что она должна покинуть на въки мужа и дътей. За то теперь, какимъ счастьемъ сіяли ея глаза, блуждая отъ одной дорогой головки къ другой! Старшій сынъ ея, Саша, мальчикъ лътъ десяти, помъстился на табуреткъ около ея изголовья и съ авторитетомъ взростаго человъка не позволялъ мамъ дълать неосторожностей, громко говорить, раскрываться. По другую ея сторону двъ дъвочки разрисовывали картинки еще болъе яркими красками, чъмъ тъ, ко-

торыя окружали ихъ. Русые волосы ихъ разсыпались пышными волнами на свётлыхъ платьяхъ. Здоровыя, счастливыя лички дышали беззаботнымъ дётскимъ счастьемъ. Послёдній ребенокъ ея, трехлётній мальчуганъ, пріютился въ уголку около ручки кушетки. Все вниманіе его было сосредоточено на пестромъ мячикѣ, сдѣланномъ изъ разноцвётныхъ шелковъ, который онъ съ величайшей осторожностью, систематически старался растрепать. Остриженный въ скобку, съ висящими по бокамъ свётлыми длинными кудрями, съ нѣжными чертами лица, одѣтый въ англійскаго покроя платьице съ больщимъ воротникомъ, онъ быль точно снимокъ съ картины Поль-де-Лароша, изображающей несчастныхъ дѣтей Эдуарда IV, задушенныхъ въ лондонской башнѣ по приказанію кровожаднаго Ричарда III.

Въра Андреевна радовалась жить, радовалась, что недавно еще потухавшіе глаза ея снова видять и небо, и море, и даль, и прелестныя лица дѣтей, и еще другой образь, который въ жару и бреду горячки она всегда искала глазами и всегда находила. Воть и теперь онъ медленно двигался взадъ и впередъ по аллеъ. доходя до самаго моря. Черный силуэтъ его то рѣзко выступаль на яркомъ фонѣ прозрачнаго воздуха, то стушевывался и слевался съ темной зеленью кустовъ.

Лътъ двънадцать тому назадъ, Въра Андреевна вышла замужъ за Петра Николаевича Веприна по любви. Все въ немъ нравилось ей—и пылкій темпераменть, и впечатлительность его быстраго ума. Онъ на лету схватывалъ мысль и разбиралъ ее общирно и разносторонне. Въ выводахъ своихъ онъ часто заходилъ далеко, и упорно, съ глубовимъ убъжденіемъ отстанвалъ истину своихъ положеній. Къ сожальнію, излишній пыль въ Петръ Николаевичь, который иные называли крайностами, другіе просто съумасбродствомъ, навлекъ ему много непріятностей и поставиль его въ несовсьмъ дружелюбныя отношенія въ его менье пылкой роднь. Возникли недоразумьнія, почти ссоры. Родные упрекали его въ неугомонности, въ оригинальничанью, въ томъ, что языкомъ своимъ онъ не только убиваетъ самому себь всякую разумную будущность, но и имъ дълаетъ очень серьезный вредъ.

Постоянныя, мелкія препирательства, наконець, очень надобля Петру Николаевичу, и онъ рішить исключительно предаться прелестямъ любви, убхавъ съ Вірой Андреевной на годикъ подънебо какой-нибудь южной страны.

Матеріальныя условія Петра Ниволаєвича были благопріятни: онъ самъ, и Въра Андреєвна оба имъли хорошее состояніе, за

которымъ взядась присматривать родная тетва Вёры Андреевны и обёщадась дёйствовать согласно съ интересами молодой четы.

— Уверяю вась, Пьеръ, — говорила она, — что, убажая, вы поступаете очень благоразумно, и я могу только желать, чтобы ваша побадка въ чужіе края, знакомство съ иными странами и иными людьми охладила немножко вашу пылкую голову.

Петръ Николаевичъ улыбнулся. Блуждая, глаза его остановинесь на кузинъ Въры Андреевны — Аннъ. Она сидъла у окна спиной къ свъту. Въчно-дрожавшіе глаза ея трепетали на улыбающемся лицъ Петра Николаевича. Низкій лобъ, переръзанный поперегъ глубокой складкой, угрюмо хмурился. Ротъ съ бъльми, но сильно выдающимися впередъ зубами, слагался въ страдальческую усмъщку.

— Это самый лучшій исходь изъ семейныхъ препирательствь, —настаивала, между тёмъ, ся мать; —вы немножко озлобили всёхъ нась, —пошутила она, —дайте же намъ отдохнуть отъ себя.

Петръ Николаевичъ нагнулся и поцеловалъ руку тетки.

- Вы правы, сказаль онъ, мив лучше увхать; это примирить интересы всвхъ.
- Ну, пай, пай, сказала Катерина Ивановна и погладила Петра Николаевича по головкъ, какъ маленькаго: подите теперь, приготовляйтесь въ путь. Я должна выъхать, но вечеромъ буду у васъ. Пока же прощайте.

Катерина Ивановна вышла, а Анна быстро встала и подошла въ Петру Николаевичу.

- Вы увзжаете? нервно спросила она.
- Кажется, вы были здёсь и слышали нашть разговоръ, отвётиль онъ.
  - Значить, мы никогда больше не увидимся!
  - Почему же!
- Когда вы поживете за-границей, вы не захотите вернуться...
  - Можеть быть.
  - Или вы надълаете глупостей...
  - Будто ужъ я такой забубенный! пошутиль онъ.
  - Да, вы забубенный... лихой... лихой человѣкъ... губитель... Она задыхалась и нервно перебирала складки платья.
- Ой полно, мечтательная кувиночка, небрежно сказаль Петрь Николаевичь: — кого же я погубиль?
- Меня, словно отрубила она глухимъ контральто и впилась въ него своими дрожащими глазами.

Еслибы Петра Николаевича ударили обухомъ по лбу, то онъ

не быль бы болве ошеломлень. Глупо-изумленными глазами гладаль онь на вузину жены. Она была еще почти ребеновь, лёть шестнадцати не больше, и ребеновь, не особенно привлевательный лицомъ и совсёмъ некрасивый сложеньемъ.

- А-а, это для вась новость! запальчиво воскликнула Анна: вы этого не замѣчали! Конечно, я такой червякь въ сравненіи съ Вѣрой, съ прекрасной, бѣлолицей, черноокой, золотокудрой Вѣрой, что меня только и стоить что раздавить!
- Позвольте, кузина... позвольте, Анна Игнатьевна, но въдь Въра моя жена... и у васъ, кажется, есть женихъ; вы, какъ я слышалъ, выходите замужъ?
- Ну да, выхожу!—раздраженно воскликнула Анна, выхожу на дняхъ, только-что вы повернете спину... Потому и выхожу, что вы убзжаете и что женихъ мой—вашъ другъ.
- Извините, развязно расшаркиваясь, сказаль Петръ Николаевичъ: — я ръшительно ничего туть не понимаю...
- Ну и убирайтесь!—нетерпѣливо прозвучаль рѣзкій голось: —не понимаете—такъ и убирайтесь!

Петръ Николаевичъ поклонился на ходу и ушелъ. До него долетълъ стонъ—душу раздирающій, произительный, отъ котораго мурашки пробъжали по его тълу, но онъ не вернулся, а постъшно сбъжалъ съ лъстницы.

— "Уродецъ!" — съ внутреннимъ бъщенствомъ обозвалъ онъ кузину.

Съ того времени прошло болве десяти лвтъ. Десять вполнъ счастливыхъ лвтъ для Веприныхъ. Взаимная привязанность ихъ ни разу не надрывалась и не охладввала.

Прівхавъ за-границу, Петръ Николаевичъ, со всёмъ увлеченіємъ своей живой натуры, бросился въ интеллигентную жизнь столицы міра, т.-е. Парижа. Тетушка Катерина Ивановна сдержала свое слово, и съ помощью матери Вёры Андреевны, прекрасно устроила матеріальные интересы Петра Николаевича и его жены. Они не только ни въ чемъ не нуждались, но поселилсь роскошно, и каждаго новаго члека семьи принимали съ новой любовью.

Внѣшняя жизнь Петра Николаевича тоже сложилась совершенно согласно съ его вкусами и наклонностями. Дѣятельность его была чисто мыслительная. Странствовать въ мірѣ отвлеченныхъ идей, взвѣшивать ихъ истину, примѣняя ее къ фактамъ реальной жизни, ставить принципы, создавать теоріи, хотя бы онѣ иногда и рушились, забѣгать впередъ въ гипотезахъ, основывысь на примерахъ уже пережитого въ исторіи человечества, делиться выводами съ окружающими, и потомъ, наедине, запершись въ своемъ кабинете, закрёпить на бумаге все передуманное и перечувствованное, и прочесть это той женщине, которая сосредоточивала на себе все его помыслы, заботы и ласки—воть жизнь, которая вполне удовлетворяла Веприна.

Къ тому же Парижъ его замътиль, а потомъ и мыслящая Еврона выдвинула на видъ плоды его трудовъ. Въ интеллигентномъ міръ онъ сталъ звъздой первой величини. Въ салонъ его уютнаго hôtel'я часто стекались его иноземные друзья. И если Петръ Николаевичь былъ головой того всесторонняго кружка, который запросто собирался у него, то Въра Андреевна была его душою. Она умъла сказать каждому подходящее слово и часто привлекала даже одною ласковостью своего голоса. Вполнъ примыкая ко взглядамъ Петра Николаевича, она умъла сгладить, что въ нихъ было слишкомъ ръзкаго, и придать имъ привлекательную форму. Иностранные друзья ихъ, изъ году въ годъ, съ удовольствіемъ проводили цълые часы въ ихъ домъ, и въ одинъ голосъ ръщили, что Петръ Николаевичь и Въра Андреевна представляють ръдвій примъръ супружескаго счастія.

На исходъ десятаго года ихъ жизни за границей, съ Върой Андреевной и случилась опасная болъвнь. Петръ Николаевичъ никому не довъряль ходить за ней, и спасъ ея жизнь столько же хорошимъ уходомъ, сколько доктора спасли ее лекарствами. Но сильное воспаленье легкихъ все же оставило неблагопріятные слъды на нъжномъ организмъ Въры Андреевны. Она поправлялась плохо. Блёдность ея лица была какая-то проврачная; большіе глаза то лихорадочно разгорались, то выражали утомленіе. Силы были въ полномъ упадкъ. Малъйнее волненіе вызывало усталость, доходившую ночти до обморона. Доктора совътовали большую осторожность, а главное, настаивали на хорошемъ климать и на полнъйшемъ покоъ. Петръ Николаевичъ ноъхаль въ Ниццу и наналь ту виллу, въ которой мы ихъ и застали.

Въра Андреевна была еще на положеніи инвалида. Все дълалось ей въ угоду. Только одно пріятное доводилось до ея свъденья; все же непріятное, дрязги по хозяйству, капризы дѣтей, дурныя извѣстія тщательно скрывались отъ нея. Въ этомъ Петру Николаєвичу помогала мать Вѣры Андреевны, Александра Ивановна Альбова, которая постоянно жила съ ними. Она и теперь сидѣла туть же, не далеко отъ дочери.

Александра Ивановна была видиая, красивая женщина лёть пятидесяти, гордо носящая свои сёдины. Теперь она приготовля-

лась угостить интимный кружокъ разными, какъ русскими, такъ и иностранными яствами.

— Готово, — сказала она, окинувъ столъ бъглымъ взглядомъ, — дъти, зовите гостей и сами садитесь къ столу.

Дѣвочки бросились въ разныя стороны сада, и скоро изъ аллей появились спорящія пары. Гости на этотъ разъ ограничивались мужчинами и было ихъ человѣкъ пять. Интимность знакомства позволяла продолжать споры все съ той же горячностью.

Самымъ близвимъ сосёдомъ Вёры Андреевны быль выдающийся кращійся австрійскій романисть и вмёстё съ тёмъ выдающійся красавець, Генрихъ Штейнъ. Хотя черты его лица не отличались особенной правильностью, за то выраженье ихъ было и нёжное, и могущественное, и чарующее. Волосы его, на первый взглядъ темные, огнемъ отливали въ свёту. Глаза, на первый взглядъ голубые, казались то черными, то цвёта морской воды. Смёхъ его изъ добродушно-беззаботнаго вдругъ переходиль въ язвительный, причемъ его губы какъ-то уходили во внутрь и роть казался влымъ и жестокимъ.

Веприны были знакомы со Штейномъ уже около трехъ лътъ, и Въра Андреевна въ шутку называла его хамелеономъ. Хамелеонъ, однако, въ одномъ былъ неизмененъ-въ своемъ восторженномъ поклоненіи Вере Андреевне. Вь эти три года ихъ знакомства, онъ написалъ романъ, который посвятилъ ей; взяль съ нея героиню своей последней повести, въ которой безмолений поклонникъ долгихъ леть добивается, наконецъ, счастья быть любимымъ. Особенно трогателенъ по своей простотв былъ конецъ, изображавшій душевный восторгь этого идеальнаго вздыхателя. Искренность его чувства была описана тонкими, изящными штрихами. Даже ценкіе концы перьевь рецензентовь не могли ни за что уцепиться, и критика въ унисонъ похвалила романиста. Одинъ только Петръ Николаевичъ не похвалиль его. Онъ постоянно быль въ разногласіи со Штейномъ, и теперь называль восторгь его героя "телячениь" и не имъющимъ рекльной почвы.

- Глубокія привязанности, ораторствоваль Петръ Николаевичь, созидаются годами, взаимнымъ пониманьемъ, единствомъ интересовъ...
  - Вы такъ думаете? съ усмъшкой поддразниваль Штейнъ.
- Да-съ. Онъ закръпляются семьей; вотъ этими маленьими созданьями, этими будущими мыслителями и философами еп herbe, которые сидять теперь передъ вами.
  - Позвольте, Петръ Николаевичъ, перебилъ его довольно

густой голосъ, выходившій изъ русской гортани, на ломаномъ нѣмецкомъ языкѣ,—теперь воззрѣнья ваши едвали не устарѣли...

Петръ Николаевичъ съ любопытствомъ посмотрѣлъ на собесъдника. Ему, по его мнѣнію, идущему съ вѣкомъ, въ первый разъ приходилось слышать, что воззрѣнія его устарѣли. Онъ кинулъ еще одинъ взглядъ на собесѣдника — ихъ раздѣляло, по крайней мѣрѣ, пятнадцать лѣтъ. Что-то рѣзнуло Петра Николаевича по сердцу—въ первый разъ ему пришло въ голову, что теперь, можетъ быть, все чаще и чаще будутъ находить, что онъ старѣется.

- Поведайте же намъ ваши новые взгляды, сказалъ онъ не безъ яда.
- Извольте; хотя это собственно уже всёмъ извёстно. Люди сходятся случайно, по взаимному влеченью. Любовь длится или проходить, смотря по обстоятельствамъ. Если люди глупы—то они сидять другь у друга на шей и мучають другь друга. Если они умнёе—они расходятся, и опять находять и любовь, и счастье.
  - А дъти? спросилъ Петръ Николаевичъ.
- Дётей куда-нибудь пристраивають, тоже смотря по обстоятельствамъ. Разв'в для дётей нравственно полезн'е, когда разлюбившіе остаются жить подъ однимъ кровомъ? Разв'в они не зам'вчають, что вокругь нихъ происходить нравственный поединокъ?..

Тутъ между сидящими за столомъ завязался не поединовъ, а безконечный и ярый словесный турниръ, и только глубовія сумерви, въ которыхъ бъльло утомленное лицо Въры Андреевны, прервали спорящихъ.

Петръ Николаевичъ нагнулся надълженой и помогъ ей встать. Она обвилась своими тонкими руками около его шеи и въ глазахъ ен блеснула слеза.

— Мы устарвли, но устарвли вмвств,—сказаль онъ и прижаль ее къ груди.

Петръ Николавичъ бережно отнесъ жену въ спальню и оставилъ ее на попеченіе матери. Александра Ивановна уложила ее въ постель.

— Однако, ты еще слаба, Вёра, это тебя глупый разговоръ такъ разстроилъ. Усни, милая моя, я скажу Петру Николаевичу, чтобы онъ пришелъ съ тобой проститься.

Темъ временемъ Петръ Николаевичъ распечаталъ несколько полученныхъ писемъ, которыя въ пылу споровъ онъ машинально сунулъ въ карманъ и теперь нашелъ.

— Вообрази, Вѣра, отъ кого я получилъ письмо!—воскикнулъ онъ, входя,—угадай!

Въра Андреевна назвала нъсколько именъ.

- Нъть, нъть и нъть! Оть этой фатальной Анны!
- Отъ кузины! послѣ такого долгаго молчанья. Что же она пишеть?
  - Хочеть прівхать... прочти...
- На что ей прівзжать? нервно заговорила Ввра Андреевна: отвъть ей, что нельзя, что я еще совствить нездорова...
  - Она именно по этой-то причинъ и хочеть прівхать.
- Отвуда вдругь явилась такая нѣжность!—она никогда не любила меня.
- А воть послушай, и Петръ Николаевичъ сталъ читать: "Въ эти десять лётъ я много перестрадала, передумала и теперь подвела итоги: съ мужемъ я была очень несчастна, онъ совершенно не понялъ меня. Теперь я сломилась душой и разбита тёломъ—у меня чахотка. Моя молодость вспоминается мнё и одинъ упрекъ тяжелымъ гнетомъ ложится мнё на сердцё: моя несправедливость въ Вёрѣ. Она теперь тоже больна, слаба. Я припадаю къ ея ногамъ и говорю: прости. Всю остальную жизнъ хотёла бы я посвятить ей и дётямъ ея. Петръ Николаевичъ, Вёра, ради человёколюбія не оттолкните меня!.."
- Что бы все это значило? въ недоумѣніи сказала Вѣра Андреевна, —мама видѣла Анну еще съ полгода тому назадъ...
- Погоръловъ вскоръ потомъ оставилъ ее для какой-то испанки.
- И по дѣломъ ей. Она же сама, не стѣсняясь, кричала повсюду, что ненавидить мужа.
- Какія вы, женщины, жестокія!—воскликнуль Петрь Николаевичь.—Можеть быть, Анна въ самомъ дѣлѣ была очень несчастлива.
  - Что ты, Петя, Погоръловъ мухи не обидить!
  - А ушелъ же съ испанкой!
  - Послѣ десятилѣтней каторги.
  - Въра, я тебя не узнаю...
  - Богъ съ ней, Петя, лишь бы не прівзжада.
  - Почему же, другь мой, такая нетершимость...
  - Съ дътства я не любила ее. У нея злое сердце...
- У кого злое сердце?—спросила, вкодя, Александра Ивановна?
  - У Анны.
  - Съ чего она тебъ вдругъ припомниласи?

- Пишеть мужу, что хочеть прівхать.
- Я и отвъчать не стану. Пусть дълаеть какъ знаеть.
- И Петръ Ниволаевичъ простился съ женой и ушелъ.
- Ты не пускай Анну въ домъ, не пускай, Въра, слышишь, —съ волненьемъ заговорила Александра Ивановна, —это не женщина, а вампиръ! Баба безобразная, своевольная, капризная и жестокосердая. Ты выпроводи ее какъ только она покажется. Что мив ее расписывать! Въ деревив, рядомъ съ моимъ имвньемъ, где она жила каждое лето, она нажила себъ хорошую кличку, самую подходящую...
  - Какую кличку?
  - Волчиха!

#### П.

Въ началѣ августа того же года, семейство Венриныхъ, веселой гурьбой, направлялось по мосткамъ Трувиля къ морю. Вѣра Андреевна, совсѣмъ уже поправившаяся, сама несла корзиночки и лопаточки своихъ дѣтей, весело съ ними болтая. Александра Ивановна убѣждала старшаго внука не надоѣдать матери просьбами о разрѣшеніи ѣздить верхомъ на большой лошади, а довольствоваться пони. Дѣвочки устремились впередъ, завидѣвъ издали хорошихъ пріятельницъ. Няня несла шали и борзинку съ закуской. Петра Николаевича въ группѣ не было.

- Здёсь очень хорошо, обратилась Вёра Андреевна къ матери, но все же Сёверное море нельзя сравнить со Средиземнымъ. Воды въ немъ мутныя, и лежить на немъ печать чегото свинцоваго, угрюмаго...
- А по моему всё моря на одинъ ладъ, отозвалась Александра Ивановна, не люблю я жить на самомъ берегу моря и слышать приливъ и отливъ. Мнё все кажется, это люди мечутся въ безтолковой жизни, сами не зная куда идутъ, чего хотятъ, гдё ихъ встрётитъ радость, гдё потопитъ девятый валъ. Тоску на меня нагоняетъ этотъ плескъ.

На-встрічу имъ шла женщина, одітая въ простое темное платье, со шляпкой не моднаго фасона. Ея походка была тверда и рішительна. Роста она была небольшого, худощавая. Лицо пропадало за колеблющимся отъ вітра зонтикомъ. Женщина эта прошла-было мимо, но внезапно остановилась и воскликнула:

— Въра! возможно ли! ты ли это! Въра Андреевна и Александра Ивановиа быстро обернулись и остановились какъ вкопанныя—передъ ними стояла Анна Игнатьевна Погорълова.

Она стояла робко, приниженно; голова слегка склонилась в вытянулась впередъ. На щекахъ выступилъ румянецъ замещательства. Она конфузливо протянула Вере Андреевне руку.

- Какъ ты измѣнилась, тихо процѣдила она сквозь видающіеся зубы, — я было не узнала тебя.
- Это натурально, мы не видѣлись десять лѣть и, конечно, много постарѣли,—отозвалась Вѣра Андреевна.
- Нѣтъ, я не то хотѣла сказать. Теперь ты стала еще красивѣе, чѣмъ была когда-либо. Посмотри, какъ на тебя засматриваются,—прибавила она, указавъ глазами на группу мужчинъ, уступившихъ имъ дорогу.
- Что ты вздоръ болтаенъ, Анна, вмѣналась Александра Ивановна: разскажи лучне, какъ ты сюда попала, съ кѣмъ, что здѣсь дѣлаенъ и долго ли думаенъ остаться?
  - Я прівхала одна.
  - A мужъ?
  - Развѣ вы ничего не знаете?
- Знаемъ, что онъ съ какой-то испанкой хороводился. Но въ этомъ ты виновата, моя милъйшая. Ты еще въ дъвицахъ намъ всъ уши прожужжала, что мужъ твой будетъ по твоей дудеть плясать. Почему же онъ не плящетъ?
- Онъ мнѣ надоѣлъ, въ сердцахъ сказала Анна и дрожащіе глаза ея еще больше заискрились.
- А ты бы не выпустила, пришила бы къ юбкѣ, —подзадоривала Александра Ивановна.
  - Любила бы, не выпустила бы...
  - Чемъ бы ты его удержала, умиица?
  - Не мытьемъ, такъ катаньемъ—это мое дело.
  - Твое, такъ твое. А мужа ты все-таки гдв же посвяля?
  - Онъ въ Парижъ.
- Значить, Петя съ нимъ увидится! воскликнула Въра Андреевна, Петя скучалъ по немъ и очень желалъ его видъть.
- Ужъ не для того ли, чтобы читать ему мораль относительно испанки?—язвительно спросила Анна.
  - И для этого.
- Я такъ и думала. Петръ Николаевичъ удивительно добродътельный человъкъ; и какъ всякій фанатикъ хочеть изо вскудълать прозелитовъ...
  - A ты чего хочешь?—оборвала ее Александра Ивановна. Анна грустно понурила голову.

- Тётя, еслибъ вы только знали, съ глубокимъ вздохомъ сказала она, какъ я была несчастна!
- Ну, не ехидничай, Анна,—съ досадой произнесла Александра Ивановна и мажнула рукой:—слава Богу, я тебя отъ рожденья знаю! Мать твоя наплясалась съ тобой въ дътствъ!.. Скажи, что ты тутъ дължень?
  - Какъ что? я лечусь.
  - Отъ чахотки, что ли?
  - Да, доктора подозр'явають, что у меня чахотка.
- Ну, матушка, .ты нась всёхъ переживешь! Чахотки у тебя, воля твоя, никакой нётъ, а печень пожалуй не въ порядкъ. Слеза скатилась по смуглой щекъ Анны.
- И вы не върите, что я больна, разбита? что мое единственное желаніе склонить голову на первый камень и умереть...

Въра Андреевна съ состраданьемъ посмотръла на эту приниженную, обиженную судьбой фигуру, и все же въ душъ ея шевельнулось не сочувствие, а что-то похожее на отвращенье.

— Я вёрю тебё, Анна,—сказала она,—но не отъ насъ ли самихъ зависить наше душевное довольство и спокойствіе?

Анна грустно покачала головой.

- А обстоятельства? свазала она, жестокія, неумолимыя обстоятельства? То, что предки наши называли судьбой, рокомъ и передъ чёмъ покорно склоняли голову! Разв'я ты не признаешь обстоятельствъ?
  - Право, не знаю, какъ тебъ сказать...
- А я знаю! Я несу ихъ ярмо съ рожденья. Я простонала подъ ихъ гнетомъ всю юность и, можеть быть, скоро зачахну подъ ихъ бременемъ...
- Неужели твои обстоятельства такъ ужасны, что нътъ никакого исхода?

Анна покачала головой.

— Передъ тобой цълое море, — отозвалась Александра Ивановна, — поди да и бухъ въ воду! Воть тебъ и исходъ.

Въра Андреевна съ упрекомъ посмотръла на мать.

- Съ чего же она на себя дурь напускаеть!—съ досадой воскливнула Александра Ивановна:—туть, кажется, не съ къмъ интересничать...
- Тётя, вы всю жизнь были счастливы—а счастливый несчастнаго не понимаеть!..

Дошли до берега моря. Стали располагаться подъ тёнью парусинаго навёса. Вёра Андреевна окликнула дётей и представила ихъ новой тёть. Анна съ увлеченьемъ перецёловала всёхъ, нашла ихъ умными и красивими. Завидовала участи счастливой матери и въ словахъ ея не слышалось ни зависти, ни досады, а только глубовая, сердечная грусть.

- Гдв же Петръ Николаевичъ? спросила она, когда дъти опять убъжали играть со своими сверстницами, а младній, у ногь матери, созидаль горы изъ морского песку: онъ развъ часто отлучается?
- Петя теперь въ Парижѣ. Онъ очень занять изданіемъ своего послѣдняго сочиненія, и очень торопится. Онъ уѣхаль дня на три...
- На три дня! и ты его отпустила?—будто невольно вырвалось у Анны.
  - Да, отпустила, смъясь, отозвалась Въра Андреевна.
- Чего же ты бомшься?—спросила Александра Ивановна:— ты думаешь, что Петръ Николаевичъ убъжить отъ насъ, какъ твой мужъ отъ тебя.
- Кавъ можно убъжать отъ красавицы! Гдв же онъ найдеть вторую подобную. Вы все придираетесь во мив, тетя. Я хотвла только сказать, что вообще жены не должны слишкомъ довърять мужьямъ.
  - Кто тебя научиль такой премудрости?
- Жизнь, —отволола Анна и, помолчавъ, снова начала своимъ грустнымъ нолушопотомъ: несолько леть тому назадъ, —сказала она, —я знавала одну красавицу. Въ то время, какъ я съ нею познакомилась, она была замужемъ летъ семь или восемь. Супружеское счастье было полное любовь, согласіе, взаимное доверіе... И вдругъ, представь, она заболеваетъ, кажется, горячкой или тифомъ. Ее кое-какъ подняли на ноги, но довтора начали твердить мужу: берегите жену, отстраняйте всякое волненіе; ей нуженъ покой, полнёйшій покой...
- Доктора всегда это твердять, перебила Александра Ивановна, — это не новость...
  - Ну, и что же?—нервно спросила Въра Андреевна. Анна повачала головой.
- Мужъ привыкъ беречь жену, сказала она, отстранять отъ нея всякія непріятности, всякія волненья... И все бы кончилось благополучно, еслибы...
  - Еслиби?...
- Еслибы жена не прохворала слишкомъ долго... Когда она поправилась, было уже поздно...

Какая-то невъдомая сила заставила Въру Андреевну вдруго подняться, но она тотчасъ же овладъла собой и наклонилась въ

ребенку. Въ поцелут она хотела скрыть и выступившій румянець, и волненье. Но волненье ся не ускользнуло отъ быстрыхъглазъ Анны. Стрела метко попала въ цель.

"А—а, красавица", подумала Анна, "десять лъть ты меня промучила, но не все коту масляница!"

— Къ чему ты намъ эти сказки разсказываешь? — раздраженно спросила Александра Ивановна: — мало ли что на свътъ бываеть!

### Анна встала.

- Тетя, вы ръпштельно преслъдуете меня; я ухожу. Прости, Въра, если я случайно, можеть быть, затронула какую-нибудь больную струну. Но въдь ты такъ счастлива... я положительно не понимаю, какъ мои слова могли коснуться...
- Они и не коснулись, быстро перебила Вфра: съ чего ти взяла? Это совершенная правда, я очень счастлива съ мужемъ въ настоящемъ и нисколько не опасаюсь за будущее.
  - Я рада это слышать; рада и за тебя, и за детей...
- И върно тоже и за Петра Николаевича. Какое у тебя общирное сердце! Долго ли ты думаеть здъсь остаться?
  - Недвли двв.
  - А потомъ?
- Сама не знаю, куда случится... Прощай, Въра. Можно мнъ зайти къ тебъ, и когда я не помъщаю?
  - Во всякое время, когда мы дома.
  - Когда же вы дома?
  - По утрамъ и по вечерамъ; день мы проводимъ здёсь.
- Я зайду какъ-нибудь, вечеркомъ. Еслибы Петръ Николаевичь случайно видёлся въ Парижё съ моимъ мужемъ, пожалуйста, дай миё знать.
  - Хорошо.
    - Merci. Прощайте, тетя.
- Прощай, Анна. Смотри, не изведи себя какъ нибудь съ отчаянія-то!
  - Вы все издіваетесь надо мной.
- Что делать, стара стала, сердцемъ окаменела, отъ века отстала...
- Это все не то, тетя, а дёло въ томъ, что вы меня съ дётства ненавидёли.
- Мудреная ты была, мудреная и осталась. Богъ съ тобой! горбатаго могила исправить.
- Съ чего вы все это говорите? чёмъ я это заслужила? Что я сдёлала?

— Въ томъ-то и штука, что ты ничёмъ этого не заслужна и ничего не сдёлала. Ты бёла какъ снёгъ, и чиста какъ горный ручей. Только ты не спроста сюда пріёхала и смиренницей прикидываешься! Нётъ, стараго воробья на мякинё не поймаешь!

Анна пожала плечами и, понуривъ голову, удалилась. Она медленно шагала по топкому песку, опираясь на длинную палку зонтика. Вся фигура ея выражала усталость. Казалось, будто она сгибалась подъ бременемъ гнетущей тяжести, и встрѣчные невольно оборачивались на нее. Одинъ скульпторъ, задумавшій создать эмблему скорби, долго смотрѣлъ ей въ слѣдъ, и потомъ весь вечеръ старался придать своему изваянью ея позу и выраженіе ея лица.

- Зачёмъ это она, безпутная, пріёхала въ Трувиль,—воскликнула Александра Ивановна:—что ей здёсь понадобилось?
  - Она, кажется, дъйствительно очемы несчастна...
  - Она шальная, Богъ съ ней! Ты ее часто не зазывай, Въра.
- Однако, согласись, мама, что она, кром' любезнаго, ничего не сказала мнъ, за что же мнъ обходиться съ ней грубо?
  - Ну, конечно; пусть иногда приходить.

Подбъжали дъти. Игры и морской воздухъ развили анпетить. Разгоръвніяся личики пріютились подъ тѣнью палатки. Дѣвочки покавывали свои сокровища, т.-е. корзинку съ разноцвѣтными раковинами. Александра Ивановна надѣлила всѣхъ тартинками, и голодные зубки поспѣшно поглотили вкусныя яства. Беззаботно и счастливо проходило время. Никто не думалъ о темныхъ сторонахъ жизни, ни даже о завтрашнемъ днъ, а если и думалъ, то для того только, чтобы дѣлатъ новые планы забавъ и веселья.

Закусивъ, дъти снова убъжали. Бэби съ бабушкой пошелъ купать Марка, бълаго сетера, добраго друга всего семейства, неразлучнаго товарища Бэби. Въра Андреевна осталась одна передъ
необъятнымъ моремъ, начинавшимъ приливатъ. Виъстъ съ приливомъ оно начало напъватъ ту монотонную пъсню, про которую
Александра Ивановна только-что говорила дочери. Въра Андреевна прислушивалась къ этой пъснъ, и первый разъ въ жизни
на дуну ея стало ложиться что-то тоскливое, гнетущее...

"Петя отлучается все чаще и чаще, — думалось ей, —и отлучки его делаются все дольше и дольше. Въ его рожденье его въ первый разъ не было дома, а когда онъ пріёхаль, онъ быль какой-то безпокойный. Тогда онъ въ первый разъ разсердился на Сашу и закричаль на меня, чтобы я бросила "надоёдливую заботливость"... А ласки его — то да не то " — подсказало ей что-то въ самой глубинъ сердца.

И еще одинъ мелочной факть вдругь поразиль ее: въ последній разъ, когда Петръ Николаевичь уважаль, онъ быль въ отлучке четыре дня, а когда онъ вернулся, онъ положительно имельвидъ человека, еще не вполне отрезвившагося, значить, онъ быльва какой-нибудь пирушке.

Въру Андреевну тоже внезапно будто уязвила его манера въчно твердить ей, что она больна, что всякое волненье ей вредно, что она должна беречь себя, заботиться о своемъ покоъ, не раздражать своихъ нервъ.

Ядъ словъ Анны проникъ въ мозгъ Въры Андреевны и огненъ разливался по ен жиламъ. Быстрымъ пожаромъ вспыхнуло въ ней подозрвніе, обращая въ неопровержимое доказательство каждый ничтожный и пустой случай обыденной жизни. Разумъ и логика возставали, но инстинктивное подозрвніе брало верхъ и конкало какъ мягкій воскъ чуткое сердце Въры Андреевны. То вызывало оно воспоминаніе о какой-нибудь тяжелой минуть, то представляло печальную, но возможную картину будущаго. Умъ отказывался върить и убаюкивалъ себя воспоминаніями о счастиво прожитыхъ годахъ, но буря снова поднималась съ самаго дна души и бушевала, грозя чъмъ-то мрачно-наступающимъ и неотвратимымъ... Безсильно опустились руки и голова покорно съюнилась...

Молча пла Вѣра Андреевна домой. Односложно и разсѣянно отвѣчала она на вопросы дѣтей, но въ своемъ младенческомъ эгонзмѣ никто изъ нихъ не замѣтилъ, что мама не такая, какъ всегда.

- Ты устала, Въра? прійдя домой, сказала Александра Ивановна: — лягъ на кушетку.
  - Мама, неужели это возможно?
  - Что, другь мой?
  - Неужели Пета...
- Про что ворона накаркала?—въ негодованіи воскликнула Александра Ивановна:—постой, ужъ я ее допеку!
  - Не надо, мама, она въ Парижъ увдеть... тамъ Петя...
  - Разв'в боишься, что Петръ Николаевичъ въ Анну влюбится?
- Какъ знать!.. Меня Петя все въ инвалиды записать старается, да и правда, что грудь у меня часто какъ-то ноеть...
- А ты ръшись, и поверни все по иному. Анну въ домъ не пускай, пусть идеть, откуда пришла. Петру Николаевичу ъздить одному въ Парижъ тоже не позволяй. Это твое право...
- Такъ нельзя, мама, и Въра Андреевна досадливо повернуласъ.

- Конечно! вёдь это не по вашимъ новымъ идеямъ! это по старому, по глупому. Въ нашъ вёкъ, бывало, какъ только тёнь подоврёнія закрадется, мы сейчасъ и придержимъ, уздечку надёнемъ. Нётъ, молъ, у тебя ничего секретнаго, такъ я твоя жена и ты меня одну не оставляй, или при мнё живи, или меня съ собой бери... Ну воть, ты ужъ и расплакалась!
- А довъріе, а взаимное уваженіе! Мы вънчались по любви, мама, и союзь нашъ держится любовью.
- Развів я отъ тебя любовь отнимаю? Глупая. Любинь, и держи свое добро; выпустишь изъ рукъ—сама на себя и пеняй.

Безконечно протянулись три дня для Вёры Андреевны. Все то же безпокойство, только усиленное одиночествомъ и разлукой. Въ день, когда Петра Николаевича ожидали, вмёсто него приша депеша съ извёстіемъ, что онъ задержанъ еще на день. Наконецъ, и этотъ длинный день прошелъ—Петръ Николаевичъ вернулся.

- Вѣра, что съ тобой? ты опять расхворадась? встрѣтиль онъ жену словами: ты слишкомъ утомляешься съ дѣтьми, эти дѣти замучають тебя.
  - Увъряю тебя, я здорова.
  - Пожалуйста не увъряй. На тебъ лица нътъ.
  - Мит было очень скучно безъ тебя.

Въра Андреевна прижалась къ плечу мужа и заплавала. Эти слова, и эти слезы, и вообще все обращенье Въры Андреевни были такъ новы для Петра Николаевича и такъ необыкновенни, что онъ не зналъ, что и подумать.

- Другъ мой, наконецъ, сказаль онъ: твои нервы опить совсёмъ разстроены. Маменька, какъ же вы позволяете Вере такъ утомляться?
- Позвольте мив замътить, Петръ Николаевичь, ръшительно отозвалась Александра Ивановна, что ваше мъсто здъсь, при женъ и семъв, а не тамъ, гдъ вътеръ дуетъ!..
- Что? что такое? что все это значить?—на разные лади, съ разгоръвшимся лицомъ воскликнулъ Петръ Николаевичъ.
- A то, что все будеть ладно, когда вы будете побольше дома сидёть.
  - Развъ что-нибудь не ладно?
- Ты видъль въ Парижѣ мужа Анны?—внезапно спросиза Въра Андреевна.
  - Погорълова?

E.

- Да, Погорилова. Другого мужа у нея пока нить.
- Видель. Я только-что хотель разсказать, какъ онь жиз

**y** .

! На шею мив бросился, прослезился. Онъ завтра къ намъ... И не одинъ, другъ мой, онъ упросилъ штъ привести свою маленькую подругу...

в!-съ укорожь произнесла Вёра Андреевна.

да ты увидишь ее, ты не будень сердиться. Это тау, откровенное созданіе. Она вся порывъ. Все, что
и на языкъ. Въ ней нъть ни притворства, на искусства.
природы, выкавывающее съ одинаковой простотой и
и, и свои дурныя качества. Я увъренъ, что ты найденъ
ельною, ты, которая такъ любинь людей искреннихъ.
идреевна стояла ни жива, ни мертва. Говорить она
состояніи. Въ живни ея было новостью встрътиться
лицу у себя въ домъ съ особой не совствъ благоноженія. Петръ Николаевичъ не хотълъ допускать у
кенщинъ честныхъ, если про нихъ ходила молва нъгвомыслія. Въра Андреевна, наконецъ, собралась съ
апомикла ему это.

была тогда моложе, Въра, — пояснить Петръ Николаеодженъ быль дълать строгій выборъ нашимъ знакомперь ты стоишь на такой твердой почвѣ, что твое не пострадаеть, если ты какой-нибудь разъ сдёлаенть примешь прелестную дѣвочку, чтобы этимъ оказать угу твоего мужа.

дра Ивановна сидела молта. Гордое лицо ея поблед-

HEAO.

þ

- Я вижу, медленно сказала она, что вы не въ шутку все это говорите.
- Совершенно не въ шутку, —и Петръ Николаевичъ недовольно сёлъ къ столу и взялъ газету.
  - И вы пустите въ себъ домъ вакую-нибудь интриганку? Молчаніе.
  - Что же, Петръ Николаевичъ, я жду ответа!
- Пущу! Не интриганку, а сироту, бѣднаго, брошеннаго ребенка.
- Ну и дъло, —спокойно замътила Александра Ивановна, им ее тоже кое-съ-къмъ нознакомимъ.
  - Съ кътъ? -- проворно спросилъ Петръ Николаевичъ.
- Съ Анной Погоръловой. Она здъсь. Иду приглашать ее
   ва завтраний день...
- Маменька! вы ссоръ у насъ, сдёдайте милость, не затёвайте! — запальчиво воскликнуль Петръ Николаевичь, схвативъ Александру Ивановну за руку. Но старуха даже и не поморщилась.

Темъ П.—Апрадъ, 1885.

- Какія же туть ссоры, спокойно сказала она тоном философа: все будеть по вашему, по новому. Діло самое простоє, самое обыкновенное: познакомить жену съ любовницей. Какъ знать, можеть быть, оні и подружатся, и Анна возьметь подъ своє крылышко заброшеннаго ребенка! Анні будеть пріятно...
  - Вы этого не сдѣлаете!
  - Почему же нътъ?
- Вы развѣ не понимаете, что той, несчастной, нельзя встрѣтиться съ женой Погорѣлова.
- Не понимаю! Она знала, что связывается съ женатыть человъкомъ. Или Погоръловъ себя за холостого выдаваль?
- Вёра, что же ты молчишь? обратился Петръ Николаевичь къ женё: скажи, другь мой, какъ ты рёшила.

Александра Ивановна ушла, не желая быть свидетельницей объясненія между мужемъ и женой.

Услыша ласковый голось мужа, увидя двё руки, дружелюбно протянутыя къ ней, Вёра Андреевна, по привычей не скрывать ничего отъ мужа, высказала ему откровенно все, что лежало у нея на душё. Во всемъ она призналась ему: и въ своихъ сомивньяхъ, и въ подозрёньяхъ, и въ страхё за будущее. Она уже кончила и трепетно ждала порывистаго протеста—но протеста не послёдовало. Петръ Николаевичъ сидълъ молча, будто о чемъто соображая.

- Да, навонець, произнесь онъ: для меня очевидно, что ты еще далево не поправилась, но, Вѣра, если ты будешь поддаваться подоврѣньямъ, ни на чемъ не основаннымъ и ничѣиъ не оправданнымъ, то ты отравишь нашу жизнь. Что могу я отвѣтить тебѣ? говоришь не ты, а твои разстроенные нервы. Вотъ въ чемъ весь корень зла нашего положенія, а не въ моихъ отлучкахъ! Отлучался же я и прежде...
  - Умоляю тебя, Петя, не сваливай все на мои нерви!...
- Но, другь мой, ты посмотри на себя; на что ты похожа: щеви горять, лихорадка бьеть... съ чего же все это?

Замічаніе Петра Николаевича было справедливо: волненье Віры Андреевны доходило до посліднихъ преділовъ, и чінъ больше она старалась сдерживать себя, тімь больше оно прополялось въ сильной краскі на щекахъ, въ блескі глазъ, въ лихорадочной дрожи.

- Я не отрицаю, я взволнована,—отозвалась она,—но все, что случается теперь, такъ необычайно, такъ поразительно...
- Ты себя на это настраиваещь! Я очень испуганъ, повють инт послать за докторомъ. У тебя и воспаленье легкихъ началось

юлиеньемъ. Я боюсь, въ тебъ такія безпричинныя волв непремънно нужно принять что-нибудь успоконтебя жаръ, бъдное дитя мое!—и онъ поцъловаль ея лову.

те дитя! — воскликнула Въра Андреевна порывисто, — а, воторая любила тебя всю жизнь и теперь любить! гь тебя никому, я не могу угратить тебя!

на—когда здорова, дитя—когда больна.

дорова, я совершенно здорова, — увъряла Въра Ан-

тавъ пойдемъ, прогуднемся, — перемънилъ разговоръ одаевичъ, — теперь на берегу моря должно быть чудесно. няль станъ жены и, смотря ей привътливо въ глаза: ли это, Въра? — сказалъ онъ, — ты ли такая довъро нехорошо, Въра, это пошловато, простительно старушкъ, какъ твоя шашап, но не намъ съ тобой. Мы должны стоять выше мизерныхъ подозръній и доманнихъ сценокъ... Пойдемъ, освъжнися, захвати съ собой шаль. Я подожду тебя на террассъ.

Легко почувствовала себя Вѣра Андреевна. Накинуть шаль, вадѣть шляпку было дѣломъ минуты. Все улеглось, все разсѣялось подъ могучими чарами любимаго голоса. Петръ Ниволаевичъ им въ чемъ не оправдывался—но что же изъ этого? Онъ приласкалъ ее, поцѣловалъ, пожалѣлъ... Она опять чувствовала, что онъ ее любитъ.

Петръ Николаевичъ и Въра Андреевна рука объ руку направинсь въ морю, чтобы присоединиться къ дътямъ. Въра Андреевна весело улыбалась, и даже немножко поситивалась надъ своими тревогами, — фиктивными, какъ прибавлялъ тоже съ улыбкой Петръ Николаевичъ.

Они оба чувствовали себя хорошо. Воздухъ, природа, тишина; ароматъ цвётовъ съ примёсью запаха морской воды; отдаленные авуки гдё-то поющаго контральто; довольныя и веселыя лица проможихъ—все способствовало къ успокоенію, и только-что нережитая буря не оставила мучительнаго слёда.

За счастивой парой уже давно издали следила Анна. Глаза след то разгорались, то потухали, то снова светились язвительной усибивой.

"Двінадцать літь счастливой любин—это много, очень много, — соображала она, — двінадцать літь онь быль твоимь, прасавица, но теперь я возьму его! Я, Анна, уродецъ!.. Я тоже хочу любви, — хочу и добьюсь"!..

Анна повернула за ближайшій уголь и быстро обогнула его. Выйдя изъ-за другого перекрестка, она попалась прямо на-встрічу Вепринымъ.

— Анна Игнатьевна, мое почтеніе,—воскликнуль Петрь Николаевичь:—какъ поживаете, что под'єлываете?

Завязался обыкновенный разговоръ людей, когда-то знавших другь друга и давно не встрвчавшихся.

- Мужа вашего видѣлъ вчера,—отвѣтилъ Петръ Николаевичъ на вопросъ Анны.
  - Что же, мнѣ поклонъ привезли?
- Привезъ бы, еслибы Викторъ зналъ, что вы здёсь. Онъ на васъ нисколько не въ претензіи.
- Съ какой же стати онъ быль бы на меня въ претензів! — воскликнула Анна: — мнѣ кажется, скорѣй я могла бы быть на него въ претензів...
  - Но вы ему великодушно прощаете...
- И даже желаю всякаго счастья и благополучія! Вы, разум'вется, вид'вли предметь?
  - Видълъ.
  - Что скажете?
- Наивнъйшее совданье, какое мит когда-либо случалось встртвать!..
  - Ну и красавица.
  - Да, красавица. Тонкость линій, благородство черть...
  - Не хочешь ли ее видъть? спросила Въра Андреевна.
  - Гдъ?
  - У насъ.
- У васъ? у васъ въ домъ?... у тебя, у моей двоюродней сестры?—Это ты такъ распорядилась?
- Я тавъ распорядился, ръшительно объявиль Петръ Николаевичъ, — Викторъ другъ моего дътства, онъ этого желаль, и я съ радостью сдълаль для него исключение...

Анна впилась глазами въ Петра Николаевича и улыбнулась такъ язвительно, что вся кровь прихлынула къ его лицу. Проняттельный взглядъ и ядовитая улыбка безпокоили его: "Ой, любезный другь,—говорили они,—тутъ что-то нечисто".

- Ты это одобряешь? обратилась Анна къ Въръ Андресвия.
- Я не придаю этому никакого значенія, отвътила та.
- Ты примърная жена, какъ же Петру Николаевичу не любить тебя! будто невольно вырвалось у Анны, но, Петръ

Николаевичь, сознайтесь, что вы все же немножко промахнулись и пересолили проявленье "дружескихъ порывовъ"?

Петръ Николаевичъ сделалъ нетерпеливое движенье, Анна весело продолжала:

— Но я поправлю вашъ промахъ—я принимаю приглашенье, Вера, и завтра буду у васъ.

Петръ Николаевичъ вспыхнулъ.

- Вы этого не сдълаете!
- Почему же? Я въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ мужемъ. Мы разстались, пожавъ другь другу руку, и теперь, встрътясь опять, пожмемъ другь другу руку.
- Но не у меня въ домѣ, вспылилъ Петръ Николаевичъ, в этого не желаю, это съ вашей стороны просто дерзость!
  - Кому?
  - Какъ вому!
- Кому, скажите?—не выходя изъ своего спокойствія настаивала Анна,—насъ пятеро: вы, Вѣра, я, мужъ и прекрасная испанка. Мы трое между собой, какъ видите, въ самыхъ лучшихъ отношеньяхъ. Съ мужемъ вы хороши и я хороша. Остается нумеръ пятый.
  - Хотя бы для нумера патаго.

Анна расхохоталась.

— Ахъ вы, умникъ, — сказала она: — да нумеръ-то пятый не считается, и его никогда въ соображенье не принимаютъ. Вы чуть ли не звъзды съ неба хватаете, милъйний Петръ Николаевичъ, а самыхъ простыхъ вещей не знаете. Нумеръ пятый сегодня съ Викторомъ, а завтра... — она пристально и весело заглянула Петру Николаевичу въ самые глаза, — ну завтра котъ съ вами, что ли! — въ упоръ и лихо бросила она Петру Николаевичу обиду въ лицо и движеньемъ головы стряхнула со лба непослушный съдъющий клокъ.

Негодованье Петра Николаевича было безпредъльно. Онъ бросиль руку жены.

- Анна Игнатьевна, вы забываетесь! воскликнуль онъ.
- Я шучу, небрежно отозвалась Анна, впрочемъ, простите, если шутка моя уяввила вась. Я упустила изъ виду, что такой серьевный человъкъ, какъ вы, можетъ не любить шутокъ. Полно, Петръ Николаевичъ, вы видите — враждебный лагерь сдается, — и она протянула ему руку, которую онъ долженъ былъ принятъ. — А теперь говорю совершенно серьезно и настаиваю, чтобы вы пригласили и меня. Я скажу вамъ почему: этимъ вы отнимете охоту у прекрасной испанки навъщать васъ часто, и

будете избавлены отъ непріятной необходимости идти ради дружби на неловкіе компромиссы. Вы, пожалуйста, не бойтесь,—прибавила она,—что въ вашемъ дом' я позволю себ' сділать чтолибо выходящее изъ границъ строжайшихъ приличій. Вы увидите, я буду сама любезность и само вниманіе.

- Я ничего не боюсь, —возразилъ Петръ Николаевичь, но я вижу, что вы выдумываете что-то непомърно дикое.
- Совершенно върно, но моя выдумка подходить къ вашей, какъ прекраснъйшій pendant. Вашу выдумку можно тоже подвести подъ разрядь "дикихъ". Вы этого не думаете? взгляните на вашу жену. Развъ эта выдумка по вкусу Въръ? Скажите пожалуйста, какое счастье для порядочной женщины распинаться передъ какой-то красавицей, подобранной у столика какого-то кафе-шантана!
  - Анна Игнатьевна!
- Что угодно, добръйшій Петръ Николаевить. Вы уже въ третій разь съ большимъ паносомъ произносите мое имя, а между тъмъ въ словахъ моихъ нътъ ничего необыкновеннаго. Мы съ вами люди новаго закала, мы слагаемъ нашу жизнь по вотъ нашего разума, язвила она. Вотъ, напримъръ, я; я отпустим мужа добровольно, съ полнаго моего согласія, и меня нисколько не возмущаетъ, что онъ млъетъ у ногъ "погибшаго, но милаго" созданья. Васъ это тоже нисколько не возмущаетъ; иначе вы не пригласили бы ее въ свой домъ. Миъ одно интересно: что вы будете говорить дътямъ, когда они будутъ спрашивать, кто этъ черная дама, которая прівхала и увхала съ мужемъ тёти Анны? Вотъ и они! Дъти, ступайте сюда, у меня для васъ что-то есть.

Дъти подбъжали; Анна стала раздавать имъ лакомства. Они полюбили Анну съ первой же встръчи. Она обращалась съ ним ласково и баловала ихъ гостинцами. Она много занималась ими, бъгала съ ними до усталости или разсказывала имъ интересным исторіи, которыхъ у нея оказался неисчерпаемый запасъ.

Внезапно оборвавъ свою ръзкую ръчь, Анна даже не взглянула на Петра Николаевича, а убъжала впередъ и увлекла съ собою дътей.

- Какъ ты находишь Анну?—спросила Въра Андреевна.
- Дура, -- лаконически и сердито отозвался Вепринъ.
- Ой, далеко не дура! воскликнула Въра Андреевна.
- Ну, бросимъ ее, Вѣра; послушай лучше, что я дѣлалъ въ Парижѣ,—и Вепринъ сталъ разсказывать, что дѣлалъ, гдѣ былъ и съ кѣмъ видѣлся въ городѣ.

Анна такъ и осталась съ дътьми до конца прогулки. Доведя ихъ до дому, она не хотъла зайти.

- Нътъ, сегодня не могу. До завтра, сказала она.
- До завтра, отвътила Въра Андреевна.
- Въра, завтра у васъ, кажется, гости?—напомнила Александра Иванонна.
  - Знаю, спокойно отозвалась Анна.
- Безсовъстная!—съ негодованіемъ воскливнула Александра Ивановна и, войдя въ домъ, хлопнула дверью.

#### III.

На следующій день Анна съ очевиднымъ волненіемъ забежала утромъ къ Вепринымъ.

- Извини, Въра, конфузливо начала она, я, можеть быть, визниваюсь не въ свое дъло, но этотъ предстоящій визить тревожиль меня всю ночь. Какъ-то неловко, чтобъ дъти...
- Я тоже объ этомъ думала, и рёшила отправить ихъ съ бабущкой на цёлый день за городъ.
- Прекрасная мысль, воть что значить мать! Я всю ночь продумала и мих въ голову не пришло такое простое соображение.
- A я боюсь, какъ бы Петя не приняль этого за мелочную пикировку.
- Предупреди его. Пойдемъ къ нему сейчасъ. Хочешь. При чужихъ мужчины всегда больше сдерживаютъ себя.

Петръ Николаевичъ самъ явился, и съ больщой податливостью согласился отправить детей на дальнее катанье. Онъ даже взялся на-скоро устроить маленькій детскій пикникъ, и пошелъ созвать ближайшихъ пріятелей и подругъ.

Вечеромъ столъ былъ накрытъ только на пять приборовъ. Петръ Николаевичъ поёхалъ на станцію встрітить гостей, которые думали остаться въ Трувилів дня два, а потомъ їхать въ Динаръ и тамъ провести осень.

Бойко подкатила коляска, шумно проникли прівзжіе въ домъ Вепринымъ. Петръ Николаевичь подвель къ жент красивую, високую, молодую женщину.

— Моя жена, синьора Стелла Винчи,—отрекомендоваль онъ ихъ другъ другу.

Въра Андреевна протянула руку, синьора Стелла дала ей вонцы нальцевъ, усынанныхъ кольцами, и съ любопытствомъ оки-

нула ее съ ногъ до головы безцеремоннымъ взглядомъ. Поточъ она самодовольно посмотрѣлась въ зеркало, поправила кружево манишки и стряхнула соринку съ своего новенькаго платья.

Вѣра Андреевна попросила ее сѣсть, синьора повиновалась, но бесѣдовать не сочла нужнымъ, а своими большими, бархатными, черными глазами, стала разсматривать всѣ предметы, находившіеся въ комнатѣ.

Погорѣловъ очень дружелюбно поздоровался съ женой, которая обошлась съ нимъ съ любезной списходительностью. Анна не спускала глазъ со Стеллы, и хвалила мужа за изящный вкусъ.

— Тутъ даже и ревновать нельзя, — шутила она, — конкурренція между нами невозможна, и мое самолюбіе польщено, что я уступила м'єсто такой красавиц'є!

Синьора Стелла, между тёмъ, слегка разсмёнлась, по простоте своего сердца, когда увидёла неказистую фигуру, которую ей отрекомендовали какъ жену Vittore, но видя, что Петръ Николаевичъ остался недоволенъ ея смёхомъ, вспыхнула, надулась н прикрыла капризный роть шитымъ платочкомъ.

Объдъ прошель благополучно. Синьора держала себя съ той неуклюжей развязностью, съ которой держать себя красавици "изъ простыхъ" въ обществъ господъ. Она сознавала свою красоту и чванилась тъмъ, что мужья дамъ обращають на нее исключительное вниманіе. За то же и показала она законнимъ свою власть надъ ихъ мужьями! Vittore она то-и-дъло похлопывала въеромъ и заставляла себъ прислуживать, а "синьора Педро" угощала "жантильностями" въ родъ слъдующихъ:

- Что вы на меня такъ смотрите?
- Я не смотрю на васъ.
- Не правда, вы смотрите какъ-то особенно.
- Помилуйте, я никакъ не смотрю!
- Ну ужъ извините! вы пожираете меня глазами! Потрудитесь смотрёть теперь на другихъ.

Петръ Ниволаевичъ недовольно и нервно ћаъ, что еще пуще подзадоривало наивную синьору.

— Прелестная, дитя природы!—ехидно восторгалась Анна, ни дать ни взять паступка изъ какой-нибудь идиллін.

"Дитя природы", между тёмь, заявило желаніе прогуляться и посмотрёть Трувиль. Оно было принято съ удовольствіемъ; прогуляться принято съ удовольствіемъ; прогулять избавляла отъ разговоровъ, которые не вленлись, такъ какъ разговоры "съ дамами", очевидно, вовсе не интересовали синьору.

Сборы были довольно оригинальны. Стелла подставила свою

античную головку Vittore, и тоть, съ ловкостью искусной камеристки, надёль на нее шляшку или скорёй корзинку съ широчайшими полями, подбитыми бархатомъ золотистаго цвёта. Надъголовой выросъ цёлый султанъ розовыхъ страусовыхъ перьевъ.

- Прелестно! восхитительно! восторгалась Анна, это върно произведение последней парижской моды?
- Да, эта шляшва куплена у Виро и заплачена двёсти франковъ. Это подарокъ, и синьора Стелла умильно посмотрёла на Петра Николаевича. Онъ засуетился около вёшалокъ, искалъ шляпу и палку, но никакъ не могъ найти ихъ.
  - Прелестный подарокъ, въродтно, отъ Виктора?
- Нёть, оть синьора Педро. Онь только ваплатиль за эту шляпку, но я сама заказывала ее. У мужчинь совсёмъ нёть вкуса! Педро (въ этоть разъ синьоръ быль унущень) подариль инв пілянку, брилліантовую брошку, браслеть и красный вберъ въ день моего рожденья.
  - Сколько же вамъ минуло лётъ?
  - Ужъ деватнадцать.
  - Давно это было?
  - Съ мъсяцъ тому назадъ.
  - Такъ давно?
  - Да. Въ Парижъ мы уже около двукъ мъсяцевъ.

Петръ Николаевичъ багровый нашелъ, наконецъ, шляпу и палку.

— Enfant terrible!—съ надложленнымъ смёхомъ шепнула ему въ самое ухо Анна.

Въра Андреевна, бледная какъ полотно, разсеянно отвечала на какія-то любевности Погорелова. Она не слышала всего разговора, но до ен слуха долетали отрывочныя слова, и опять на нее нашель какой-то паническій ужась. Она съ нетеритивнемъ ждала случая спросить у Анны, что говорила ей испанка.

— Милая синьора, выбирайте своего "кавальере сервенте", — обратилась Анна из исшанив: — любой изъ никъ почтеть за счастье предложить вамъ руку.

Синьора съ улыбкой повисла объими руками на рукъ Петра Николаевича, но взглянувъ ему въ лицо, тотчасъ же отвернула голову. Она поила, едва передвигая ноги, очевидно, желая отстать отъ прочей вомпаніи, и то бросая на него бытыке взгляды, то опять надуто отворачивалсь.

- Ребеновъ, совершенный ребеновъ! восторгалась Анна.
- Это-то въ ней и очаровательно, соглашался Погор'вловъ, —

въ ней нётъ ничего искусственнаго, она всегда поступаетъ подъвпечатленіемъ порыва.

Въ эту минуту въ синьоръ порывъ былъ очевидно гители. Она совершенно остановилась, выдернула руку и, тоинувъ ногой, разразилась цълымъ потокомъ трескучихъ словъ на испанскомъ діалектъ. Петръ Николаевичъ тщетно старался прервать ея рът, она не обращала на его слова ни малъйшаго вниманія.

- Что жъ это такое! что это такое! въ негодовани восклицала Въра Андреевна, и повернулась, чтобы подойти къ мужу.
  - Но Анна схватила ее за руку.
- Оставь, сказала она, мы съ тобой женщины свверныхъ странъ, мы не можемъ понять всей винучей страстности женщинъ юга.

Погорѣловъ вмёшался въ ссору, чёмъ довель иснанну до послёднихъ предёловъ негодованія. Она схватила золотой рогоbonheur и такъ крёпко сдавила его, что онъ разлетёлся въ дребезги.

Неизвъстно, чъмъ бы кончилась эта сцема, "умичная сцена", какъ съ краской стыда говорила Въра Андреевна, еслибы въ эту минуту не подвернулась цвъточница. Ома протянула синьоръ свою корзинку, полную разноцвътныхъ розъ, и глаза испанки съ жадностью разбъжались по цвътамъ.

- Я хочу всё эти розы, всю кореинку! своевольно воскликнула она.
  - Возымите ихъ, отозвался Погоръловъ.
- Видите, какъ "amico Vittore" меня любить, —съ надменной укоризной обратилась она къ Петру Николаевичу, забирая цвёты въ объ руки. Ей и въ голову не пришло предложить хоть по одному цвътку Въръ Андрессит и Аннъ.

Анна нагнулась и подобрала обложим браслета.

- Я слешала, что сломать porte-bonheur предвижаеть большую радость,—свазала она, подавая обломки синьоръ.
- Можеть быть, радость получить браслеть съ бриллантами?—и черные глаза съ бархатной иёгой устремились на Петра Николаевича:—я ужъ умная, —прибавила она, —я не капризначаю, я прошу прощенья.
- Уведите ее поскоръй, ради нашего собственнаго достопиства, — посиъшно нешнула Анна Петру Николаевичу: — уведите, увезите, дъньте куда хотите. Посмотрите на Въру.

Въра Андреевна совершенно потерялась. Кто собственно ея гостья? Кого она приняла? Предъ въмъ разънграла роль радушной ховяйки?

- Счастье, что мамы нёть, что дётей нёть,—глупо повторяла она себё.
- Однако, вы смёлы, "апісо",—жужжала Анна въ упи Петра Нинолаевича:—только жаль, что вы подъ Богомъ не ходите и что вами Онъ не владёеть!.. А въ любви, какъ въ дружбё ви одинаково и она засмёжлась своимъ злымъ смёхомъ и и-зер-ны, —съ разстановкой протянула она.
- Стелла, хотите идти въ Казино?—спросиль Петръ Николаеничъ.
  - Тамъ танцують?
  - Танцуютъ. Тамъ музыка и много парижскихъ кавалеровъ.
  - И парижскіе туалеты на дамахъ?
  - Да.
  - - Повдемте, повдемте, я хочу въ Казино!
- Викторъ, этотъ піарабанчикъ свезеть васъ, а мы подойдемъ, —посп'ящилъ сказать Петръ Николаеничь и помогъ синьор'є пригнуть въ плетеный трувильскій шарабанчикъ. Она ус'ялась въ него съ важностью королевы и раза два кивнула своимъ розовымъ султаном'ъ.
  - Divina!—крикиула ей всебдъ Анна и едблала ручкой:
- Я очень извиняюсь передъ тобой, Вѣра, началь неловко Петръ Николаевичь, но какъ же можно было предвидѣть...

Вера Андреевна пожала плечами.

- Развъ она могла держать себя иначе во все времи валиего двухъ-мъсячнаго внакомства? спросила она.
- То есть какъ это? будто не понимая, променесъ Петръ Николаевичъ.
- Такъ. Ты знакомъ съ этой женщиной уже около двукъ мёсяцевъ, т.-е. съ тёхъ поръ, какъ поселиль насъ здёсь. И насколько я поняла, дёлалъ ей даже подарки...
- Наприм'връ, подарили ей этотъ подсолнечникъ съ султаномъ, — разсм'вялась Анна.
  - Однако, позволь, Въра, не я, а Викторъ ся покровитель...
- Туть все такъ перепугано, что я право не могу разобрать, чья она protégée и кто ея покровитель. Я только знаю, что я смертельно устала и больна нервами... Прощай, Анна.

Въра Андреевна протянула Аннъ руку, потомъ быстро повернулась и стала удаляться.

- Въра, Върочка! винулся-было за нею Петръ Никочевить, но Анна энергично схватила его за руку.
- Ноздно, сказала она, нужно было думать раньше... Теперь вамъ нътъ оправданья и не будетъ извиненія...

Собственно вовсе не было поздно. Еслибы Петръ Николаевичъ догналъ жену и признался бы ей даже въ увлечены, съ объщаніемъ бросить всю эту пошловатую затью и навсегда порвать съ синьорой, то счастье снова обръсти утраченное заставило бы мгновенно позабыть пережитое унижение и простить увлечение минуты. Но Петръ Николаевичъ всего этого не сообразилъ подъ тяжелымъ впечатлъниемъ только-что случившагося.

- Петръ Николаевичъ, грустно вымолвила Анна, а я слышала, что вашъ союзъ можетъ служить примъромъ для насъ, бъдныхъ; того-ли могла я ожидать!
  - Прощайте, Анна Игнатьевна,—и онъ протянуль ей руку. Но она опять удержала его.
- Послушайте, —задушевно сказала она, —не ходите теперь въ Въръ. Дайте буръ улечься. Что бы вы ей ни сказали теперь, все будетъ принято съ желчью. Всявое оправдание ваше послужить въ новому обвинению... Вы должны будете унивиться до просъбъ—а унижение, Петръ Николаевичъ, вамъ не въ лицу.
  - Но что же будеть позже...
- Еще позже?.. ужъ и теперь поздно... Но я не буду довучать вамъ моралью, снажу только, что я отъ всей души жалью о случившемся... Для васъ обоихъ... Теперь вамъ все же следовало бы успоконться и решить на свежую голову что делать.

Время было пропущено для искренняго порыва расканыя, Петръ Николаевичь это чувствоваль, а явиться передъ Върой Андреевной съ повинной головой ему не хотълось, его останавливаль ложный стыдъ. Машинально послъдоваль онъ за Анной. Они пошли къ морю. Гнетущая печаль все тяжелъе и тяжелъе ложилась ему на душу. Онъ не могъ понять, какъ это онъ незамътно, шагъ за шагомъ, какъ будто безсознательно, втянука въ такую нелъпую исторію. Онъ спращиваль себя, какъ могъ онъ, подъ вліяніемъ будто какого-то налегъвшаго одурънья, скомвать и сломать въ одинъ часъ счастье, добытое столькими годами любви и преданности?

А голось Анны звучаль надъ самымь ухомъ какъ надломлен-

— Не унывайте, Петръ Николаевичъ — говорила она, — все поправится, Въра успоконтся. Для женщины, искренно любицей, самое большое счастье простить человъка, котораго она любитъ. А Въра васъ, конечно, любитъ. Вы поступили, спора нътъ, какъ влюбленный мальчинка, это очень курьевно, что въ ваши годи человъкъ еще можетъ такъ поступать, — но все же Въра простить,

она такая добрая. Пройдеть день, два и все сгладится. Дети явятся примирителями и Вера забудеть обиду...

- А обила была?
- Да, была, и большая; и тёмъ глубже врёзалась она въ сердце, что дёвица красива, обверожительна...
  - Анна Игнатьевна, умодяю вась...
- Хорошо, корошо, не буду. Сважите, вы съ Вивторомъ все по прежнему, въ дружбъ?
  - По прежнему.
  - Это, однаво, очень странно...
  - Совствы не странно...
- А—а, понимаю, другой мірь, другіе нрави. Впрочемъ, съ такой размазней, какъ Викторъ, Стелла долго не можетъ ужиться. Ему, кажется, и теперь предоставляется только одна привиллегія привиллегія расплачиваться. А тамъ Пьеръ ли, Поль ли, Викторъ долженъ относиться къ этому философски.

Петръ Ниволаевичъ ничего не возразилъ; оба молчали.

- Анна Игнатьевна!
- Что угодно, Петръ Ниволаевичъ?
- У меня есть до васъ большая просьба.
- Посмотримъ.
- Если Въра спросить васъ, что вы думаете...
- Слушаю-съ.
- Я еще ничего не свазаль.
- Не нужно, я поняла. Извольте, для счастья Въры, я буду отстаивать вашу непогръщимость. Но, Петръ Ниволаевичь, и въ голосъ ея послышалась угроза, впередъ будьте осторожны. Хотя я и не обладаю такими прекрасными глазами какъ Стелла, но и у меня глаза ворки! Въ этотъ разъ я постараюсь спасти отъ крушенья счастье вашей жены; да, я это сдълаю для Въры, и отчасти для себя...
  - Для вась?
- Да. Для того, чтобы въ сознаніи моего добраго поступка найти условоеніе моей истерзанной души. Но повторяю: бойтесь меня какъ рока! Еще одно отступленіе и я вась такъ сражу, что вы во віки вівсовъ больше не подыметесь...

"Въ любви какъ въ злобъ, вёрь, Такара, Я ненемёненъ и великъ"...

Продевламировала она низкимъ, дрожащимъ вонтральто, воторый потерялся въ плескъ волнъ.

Петръ Николаевичь взглянуль на эту черную фигуру, стоявшую съ нимъ рядомъ какъ зловещая тень на пустынномъ берегу безбрежнаго моря... Никого не было около, никого не было близко, и только безстрастныя воды о чемъ-то тихо стонали...

#### IV.

Петръ Николаевичъ медлилъ идти домой. Простясь съ Анной, онъ зашелъ въ Кавино, и видя Стеллу, сіяющую удовольствіемъ въ объятіяхъ какого-то припомаженнаго парижскаго франтика, съ прической à la Capoul и закрученными къ верху усиками, онъ подошелъ къ Погорѣловъ, Погорѣловъ, принимавшій вообще все въ жизни молча и философски, согласился, что имъ дѣлать больше у Петра Николаевича нечего, и смокойно прибавиль.

— Какъ это ты, брать, такъ промахнулся. Но я туть ужъ не причемъ... Ты самъ долженъ какъ-нибудь вывернуться.

Погорѣлову было душевно жаль, что Петръ Николаевичъ понать въ просакъ. Онъ очень любилъ Петра Николаевича съ юныхъ лёть, и дружба ихъ никогда не прекращалась, хотя они и представляли собою два контраста. Погорѣловъ былъ человѣкъ необыкновенно спокойный, молчаливый, съ тихимъ голосомъ, вкрадивающимся собесѣднику прямо въ душу, съ улыбкой, озаряющей все лицо его, точно лучемъ свѣта. И онъ не былъ скупъ на эту улыбку. Она часто пробъгала по нѣсколько расилывчатымъ чертамъ его крупнаго лица и потухала въ задумчивости томныхъ глазъ.

Погореловь быль флегматиченъ не по глупости, не по нанускиой важности, подъ которой часто скрывается ограниченность, а потому, что считаль дёйствительную жизнь такими пустявами, надъ воторыми не стоить задумываться, а ужъ темъ паче кинятиться. Погорёловь быль мыслитель и поэть. Большую часть жизни онъ провель въ своемъ кабинетъ, въ компаніи мудрецовъ и философовъ всёхъ вёковъ и всёхъ народовъ. За то онь и умъть почти понятно, - какъ выражался Петръ Ниволаевичь, — изложить самую запутанную "спекуляцію мозга". Но вив абстрактныхъ теорій и гипотезъ, Погорівловъ быль совершенный младенецъ. Какое-нибудь обстоятельство, которое онъ могъ прекрасно объяснить какъ отвлеченный вопросъ, заставляло его поступить въ разръвъ не только съ выводами логики, но съ простымъ здравымъ смысломъ. Онъ часто признавалъ свою ошебку и опять таки теоретически могь доказать, въ чемъ именно она ваключалась, но туть же дёлаль новую оплошность.

Погоріловъ пользовался большинь уваженіемъ въ міріз каби-

нетныхъ ученыхъ. Онъ быль въ перепискъ съ итвоторыми изъ лучшихъ мыслителей своего времени, и охотно принималъ публичные диспуты, "словесные поединки",—какъ онъ называлъ ихъ.

Въ свободное отъ мышленія время, онъ писаль стихи. Риема сама собой выливалась изъ-подъ его пера. Въ ребяческой простотв и безъискусственности своей души, онъ же придаваль ниваюто значенія своему поэтическому таланту, а потому вовсе ить и не занимался.

— Я нишу стихи, — говариваль онь сь улыбкой, — какъ барышня вышиваеть по канвв. Мы оба очень хорошо знаемъ, что и то, и другое совершенно безполезно, но намъ лично оно нріятно.

Поторёловь не прочь быль себя иногда и побаловать и, хотя считался въ дружескомъ вругу, и самъ считаль себя философомъ, доставить себё пріятныя развлеченья. Ожи, чаще всего, являлись въ видё сердечныхъ, мимолетныхъ увлеченій. Уже съ молоду онъ вдругь выходиль изъ своей флегмы, сильно увлекался, и такъ же сильно и быстро разочаровивался, и ни философія, ни годы, ни даже сама Анна Игнатьевна не могли его исправить отъ этой воціющей потребности.

Женился онъ на Анив Игнатьевив тоже въ одинъ изъ порывовъ увлеченія. Ему въ ту пору сильно надосадила какая-то свытская красавица, и онъ вообразилъ себв, что ему пора остевениться. Онъ говорилъ друзьямъ, что хочетъ отдать себя подъ защиту любящаго сердца, такъ сказать, отдать себя на охраненіе отъ женскаго воварнаго вокетства въ руки женщины, не надъленной красотой, т.-е. залогомъ ничтожества и порочности, но за то одаренной умомъ и твердымъ характеромъ.

Въ ту пору онъ самъ надъ собой трунилъ, и говорилъ друзъямъ, воторые отговаривали его жениться на Анив Игиатьевив:

— Нёть, господа, я ріншися. Самъ себя не умівю сдерживать, такъ нужно учредшть надъ собой нравственную полицію, которая бы или сдержала строгимъ выговоромъ, или бы просто засадвла въ "часть супружескаго долга".

Скоро, однако, оказалось, что Анна Игнатьевна, одаренная оть природы не только всёми калествами нравственной полиціи, но и чрезмёрной раздражительностью, вмёстю того, чтобы забирать его въ "часть супружескаго долга", бичевала его "на людяхъ", поднимая цёлыя бури обвиненій и обличеній. Зоркое око ся всегда подмёчало "неопровержимое доказательство"; вихремъ влетала она въ кабинеть и выставляла глубономысленнаго философа въ жалкомъ и смёшномъ видё пойменнаго прадуна. На

время онъ утихалъ, но натура брала свое, и онъ снова осторожно, втихомолку выполвалъ и съ наслажденіемъ стряпалъ какуюнибудь интрижку.

Анна Игнатьевна вовсе не любила мужа, и никогда не чувствовала къ нему ни малъйшей ревности, но ей все это "надовло" и она возвратила Погорълову свободу въ обмънъ за очень кругленькій годовой окладець. Они разстались, пожавъ другь другу руку, Анна Игнатьевна пожелала мужу всяваго "счастія и благополучія", какъ она говорила, сама же пустилась въ погоню за мечтой всей своей жизни, которою изъ году въ годъ питалось ел воображение. Встретиться съ Петромъ Ниволаевичемъ, поворить его и добиться счастья—превратилось у Анны въ настойчивую idée fixe. Въ юности она съ перваго взгляда влюбилась въ Петра Николаевича, въ тотъ самый день, когда у тетки, Александри Ивановны, ей представили Веприна, какъ жениха кузины Вери. Внезапное, жгучее, непоборимое чувство загоримось въ ней. Она тамла его въ глубинъ души, какъ сокровище, и убаюкивала свою зависть и ревность самообольщеніемъ, что все же, "когда-нибудь" да возьметь его у кузины.

Петръ Николаевичъ женился и, какъ читателю уже извёстно, своро послё женитьбы уёхалъ за границу. Анна въ отчаянін, что ея же мать помогла ему въ хлопотахъ отъёзда, въ душё назвала мать "равлучницей". Она не хотёла жить съ нею подъоднемъ вровомъ, и рёшила выйти замужъ за перваго подходящаго господина. Погорёловъ пожелалъ пріютить себя подъ "любящее крыльнико супружеской охраны", и выборъ его палъ на Анну.

Анна вышла за него замужъ, но излюбленная идея все гніздилась, разросталась и кріпла въ ея упорной голові. Желанье
присвоить себі Петра Николаевича и удержать его за собой докодило до мучительной необходимости. Сперва она оплакивала
его, вакъ утрату, и сознавая свою неврасивую наружность, съ
яростью кляла безсимсленную природу. Потомъ ею овладіло
желаніе изучить всі слабыя струнки мужского сердца, чтобы во
всякое время знать, какъ завладіть сердцемъ Петра Ниволаевича.
Къ своему большому удивленію и удовольствію Анна стала закічать, что и безъ красоты женщина можеть повергать къ стопамъ
своимъ пламенныхъ поклонниковъ, и что главный рычагь мужскихъ поступковь не что иное, какъ "своенравіе мечты". Выводъ этотъ котя и очень перадовать Анну, но не достался ей
даромъ. Она заплатила за него репутаціей женщины капривной,
жестовосердой, хитрой и віроломной. Но всі эти эпитеты только

смешили Анну, и она безцеремонно называла своихъ поклонниковъ "маріонеточками" и играла ими по внушенію каприза.

Года, между тёмъ, шли, оставляя на некрасивомъ лицё замётные слёды въ видё глубокихъ морщинъ. Бёлыя нити закрадивались въ рёдёющіе волосы; желтоватая кожа принимала грязный оттёнокъ. Третій десятокъ подходилъ къ концу.

Анна, наконецъ, возмутилась противъ своей собственной безкарактерности, отпустила мужа на всѣ четыре стороны, а сама устремилась за границу. Ей нужно было, во что бы то ни стало, достичь завѣтнаго счастья и она рѣшилась на все. Наученная опытомъ жизни, она сознавала, что должна подполэти въ этому счастью осторожно, прикрывая свою злостную цѣль личиной скорби, всегда выставляя на видъ свое одиночество, свое сожалѣнье о прошломъ.

Когда до нея дошли слухи о продолжительной болёзни Вёры, чутье подсказало ей, что именно теперь время, теперь или никогда. Все, что она увидёла въ Трувилё, показалось ей сказочнымъ сномъ, предвёщающимъ близкое счастье. Она торжествовала!

Въ упоеніи стояла она рядомъ съ Петромъ Николаевичемъ на берегу моря, и теперь, все въ томъ же упоеніи, бросилась она на свое одинокое, безсонное ложе.

# Y.

Петръ Николаевичъ такъ и не видѣлъ жену въ тотъ вечеръ. Онъ пришелъ повдно, она сказалась усталою, и уже легла.

На следующее утро они встретились за чаемъ. Вера Андреевна была въ столовой только съ Бэби, остальные уже кончили пить чай и разошлись по своимъ занятіямъ. Вера Андреевна сидела у стола, держа сына на коленяхъ. Когда Петръ Николаевичъ вошелъ, она сидела, наклонясь надъ золотистой головкой ребенка и прижимаясь къ нему своей бледной щекой. Бэби держалъ въ рукахъ розу, отъ которой онъ отщипывалъ лепестки. Увидя отца, онъ поспешно докончилъ свою разрушительную работу, и съ улыбкой торжества протанулъ Петру Николаевичу голый стебель. Слезы набежали на глаза Веры Андреевны и она нервно прижала къ груди своего младенца. И какъ прозрачна была ея тоненькая ручка, которая утопала въ вышивкахъ детскаго платъя! Во всё последующее годы своей жизни Петръ Николаевичъ не могъ позабыть этой трогательной группы! Теперь

же и на его глазахъ навернулись слезы, и онъ припаль губами къ рукъ жены.

— Петя,—едва внятно прошентала Въра Андреевна,—ты свободенъ.

Это было начало объясненія, которое Вѣра Андреевна выдержала съ большимъ мужествомъ. Много вопросовъ было туть задѣто, и накипѣвшія чувства высказались.

- Ты не можешь бросать въ меня камнемъ, горячися Петръ Николаевичъ, я сотворенъ не изъ воздуха. Знаешь ин ты, можешь ли ты понять, сколько борьбы я перенесъ, прежде чёмъ поддался увлеченью, какъ ты говоришь. Въ началъ я поступалъ съ собою, какъ фанатикъ. Я хотълъ, чтобы правственный человъкъ восторжествоваль во миъ.
  - Но это скоро тебъ надобло...
- Я не могъ выдержать, клянусь не отъ нежеланья, а просто не могъ—вотъ и все.
  - И ты счелъ лучшимъ обманывать меня! ахъ, Петя, Петя! И Въра Андреевна съ укоризной покачала головой.
  - Другъ мой, войди ты въ мое положение...
- Нѣтъ, не войду! Еслибы ты былъ боленъ полгода, вакъ бы, по твоему, мнѣ слѣдовало поступить? Я была бы здорова, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, мнѣ бы тоже было душно сидѣтъ день и ночь въ спертой комнатѣ больного. Я бы, можетъ быть, тоже съ собой не справилась, и что тогда?
- Тогда бы тебѣ простили, и Петръ Николаевичъ обналь жену. Мы не такъ нравственны, какъ вы, сказалъ онъ, но за то и не такъ жестоки. Мало ли было примъровъ! Сперва ми разбушуемся, а потомъ все и забыто. Мы не простили, какъ вы, а забыли, и никогда объ этомъ помину нътъ.

Не смотря на свой недавній гивь, Ввра Андреевна ульбнулась. Будничная, даже немножко вульгарная логика матери пришла ей на память. Она подумала о двтяхь, о томь, что ея добродвтельное упрамство всею тяжестью ляжеть на ихъ безвинныя головы. Материнское чувство возмутилось въ ней при мысли лишить своихъ бъдныхъ дътей такого добраго отца.

- Хорошо, Петя,—сказала она,—я сдаюсь. Я забуду это единственное отступленіе въ нашей жизни. Я пришишу его несчастной случайности...
  - Но?-спросиль онь, взявь ее за объ руки.
- Да, туть есть но,—отозвалась она,—не обманывай меня больше. Я не хочу играть жалкую роль, обманутой жены. Оть

одной мысли объ этомъ все возмущается во мнѣ. Я не хочу купить мнимый покой цѣною самообольщенія.

Въра Андреевна, избалованная счастливой жизнью, не знала, что для жены часто бываеть гораздо лучше не подводить будничныя случайности въ жизни мужа подъ возвышенныя теоріи отвлеченой добродьтели. Жизнь не преподала ей того простого урока, что гораздо разумнъе иногда вое-что не досмотръть, иногда вое-что не дослышать, а ужъ нивавъ не ставить идеальные принциы обоюдной отвровенности. Въ прямодушіи своемъ видъла она дальнъйшій повой и возврать какъ бы пошатнувшагося счастія, въ объщаніяхъ мужа. Она върила этимъ объщаніямъ и хотьла услышать ихъ изъ усть самого Петра Николаевича. И Петръ Николаевичъ не поскупился. Въ порывъ раскаянія и увлеченія онъ щедро надаваль Въръ Андреевнъ бездну всевозможныхъ объщаній, которыя, въроятно, весьма мало отличались отъ всего того, что обыкновенно говорится въ подобныхъ случаяхъ.

- Смотри же, я върю, что ты никогда больше не увидишь эту Стеллу!
- Ни за что! никогда! какъ можно!—говорилъ онъ, ходя взадъ и впередъ по комнатъ, что мнъ въ ней; она жалкая, пустая вертушка!
- Оставимъ ее; она случайно мелькнула въ нашей жизни, и пусть опять стушуется навсегда. Ты больше ее не увидишь— этого для меня достаточно.

Миръ былъ заключенъ. По привычкъ многихъ лътъ Въра Андреевна стала разсказывать Цетру Николаевичу, какъ дъти провели наканунъ свой импровизированный пикникъ, кому было весело, кому скучно и какія съ къмъ случились непредвидънныя приключенія. Посторонній человъкъ, который случайно вошелъ бы въ комнату, не могъ бы и заподозрить, что въ супружескомъ счасть бесъдующихъ пронесся ураганъ. Онъ миновалъ, и оба были теперь довольны и по прежнему спокойны.

Дверь тихонько отворилась и въ нее просунулась голова Анны. Одной секунды было ей достаточно, чтобы сдёлать должное заключеніе. Ножомъ рёзнуло у ней по сердцу.

- Ахъ, извините, я кажется помѣшала,—вонфузливо и нерѣшительно сказала она.
- Напротивъ, вы пришли очень кстати, буйно перебиль ее Петръ Николаевичъ: вчера вы были свидътельницей размолвки, сегодня, вы видите, все прощено и забыто.
  - Вижу и радуюсь... и вмъсть съ тъмъ мнъ ужасно непріятно.

- Радуюсь и непріятно— извольте объясниться, Анна Игнатьевна.
  - Викторъ здёсь.
  - Какъ, они еще не уъхали! гдъ же Викторъ?
  - Онъ прошель въ вашъ кабинетъ.
  - Что ему нужно?
  - Я не знаю; мит онъ не хочеть ничего сказать.

Петръ Николаевичъ быстро вышелъ. Его провожалъ тревожный взглядъ Въры Андреевны.

- Ужасно!—воскликнула Анна,—вы только-что помирились и опять эта...
  - Что? говори?
- Мит страшно витшиваться въ чужія діла, Втра; чтонибудь выйдеть неладно, и всегда окажешься виновною.
  - Я не обвиню тебя, говори.
- Викторъ—такая трянка, баба, это просто возмутительно! Теперь эта капризница не хочетъ увзжать, пока Петръ Николаевичъ не придетъ проститься съ нею.
  - **4**ro-o?
- Не хочеть и съ мѣста нейдеть. Они уже пропустили одинъ поѣздъ, и Анна досадливо махнула рукой.
- Этого невозможно, Петя этого не сдѣлаеть, онъ объщалъ... Петя не пойдеть, онъ не можетъ...
- И отлично, и не пускай, Въра, ни за что не пускай!.. Скажите пожалуйста—не хочеть уъзжать! Пусть насильно увезуть! Воть вздоръ, стоить на это вниманіе обращать!
- Пойдемъ въ кабинеть, нервно говорила Вѣра Андреевна, я сама скажу Виктору, что Петя не можетъ идти...
- A я скажу, что сама пойду и выгоню его синьору, если онъ не можеть съ нею справиться!

Въ сильномъ волненіи вошла Вёра Андреевна въ кабинетъ мужа.

- Я знаю, зачёмъ вы пришли, обратилась она къ Погорѣлову, — но мужъ мой даль честное слово...
- Умоляю васъ, Вѣра Андреевна,—перебилъ ее Погоръловъ,—только на пять минутъ, сказать ей прощай, и больше никогда, никогда онъ ее не увидитъ...
- Говорю тебъ: не пойду и не пойду, настойчиво твердилъ Петръ Николаевичъ.
- Петя не можеть и не должень идти, вся разгорівшись, страстно говорила Віра Андреевна: — онъ останется здісь, со мной, съ семьей! Ему діла ніть до капризовь вашихъ фаворитокь!

— Въра Андреевна, голубущка, въ послъдній разъ,—не смущаясь гнъвомъ Въры Андреевны, умоляль Погоръловъ, — ну, ей же ей, въ послъдній разъ; на пять минутъ... Я цълое утро съ нею быось, смотрите, даже исцарапала...

И онъ показаль исцарапанную руку.

- Ни за что, ни за что!—продолжалъ твердить Петръ Николаевичъ.
- Какъ тебъ не стыдно нарушать покой цълой семьи!— вившалась Анна: это ужъ переходить всякія границы! Пойдемъ, я поважу твоей испанской красавицъ, что значить русская жена! Вчера она надо мной потъшалась, а сегодня я надъ нею посмъюсь. Пойдемъ!
  - Тебя я не пущу, вы объ полоумныя!
- Я ее вотъ такъ скручу! и Анна въ жгутъ скрутила свою кружевную косынку.
- Да вы, господа, съ ума сопіли! въ отчанній жаловался Погоръловъ: — вы хотите заводить свандалы, когда Вепринъ тремя словами можетъ покончить все дъло!
- А Вепринъ именно этихъ трехъ словъ и не желаетъ сказать, — вызывающимъ тономъ возразила Анна: — пойдемъ.

Петръ Николаевичь въ волненіи ходиль по комнать. Въра Андреевна съ ужасомъ следила за каждымъ его движеньемъ.

Погорълову представилась сцена столиновенія между двумя такими тигрицами какъ Анна и Стелла.

- Хорошо ты поступаешь! раздраженно воскликнуль онъ: самъ же завариль всю кашу, а теперь предоставляешь женщинъ ее расхлебывать!
- Баба! тряшка!—съ негодованьемъ швырнула Анна мужу въ лицо нелестные эпитеты, и скрылась за дверью.

Въ окнъ быстро промелькнула ея черная шляпка.

— Въра... неужели... неужели... — началъ Петръ Ниволаевичъ.

Но Въра Андреевна не шевельнулась, она прямо и неподвижно сидъла въ вреслъ.

— Я иду, Въра, я иду...

И не слыша отвъта, Петръ Николаевичъ приняль это за согласіе и бросился за Анной. Погоръловъ подошелъ въ Въръ Андреевнъ и въ благодарность протянулъ ей руку. Въра Андреевна не взяла ее, и тутъ только Викторъ замътилъ, что ей сдълалось дурно. Какъ умътъ, онъ привелъ ее въ чувство. Она открылаглаза.

- Гдв Петя? спросила она.
- Онь сейчась придеть.

— Ушель таки, — горько промодвила она, тихо встала, и не обративь больше вниманія на Погор'влова, пошатываясь, вышла изъ комнаты.

Петръ Николаевичъ скоро догналъ Анну, которая только ди вида промчалась мимо оконъ, а въ сущности завернула за первый уголъ и тамъ дожидалась, чья возьметь. Завидя издали Петра Николаевича, она опять почти побъжала, и когда онъ догналъ ее, много трудовъ ему стоило убъдить ее не ходить къ Стеллъ. Анна упорно стояла на своемъ и твердила, что не позволитъ дълать Въръ непріятности и что такъ какъ Викторъ человъкъ безхарактерный, да и самъ Петръ Николаевичъ, кажется, не надъленъ особенной храбростью, то она расправится съ испанкой по своему.

— А что касается до скандала, о которомъ и вы, и Вивторъ все твердите, то это для меня ръшительно все равно, послъ всего того, что вы сами надълали.

Вся эта борьба великодушія, происходившая въ маленькомъ переулкѣ, куда Петръ Николаевичъ завернулъ изъ предосторожности, и дала Погорѣлову время подойти. Онъ умолчалъ объ обморокѣ Вѣры Андреевны, это было въ его интересѣ. Анна еще разъ напустилась на него, но, наконецъ, все же сдалась. Она, однако, поставила деспотическое условіе, чтобы по часамъ, ровно черезъ полчаса, Петръ Николаевичъ былъ въ томъ же переулкѣ, на томъ же мѣстѣ, гдѣ они разстанутся, и грозила, что если онъ опоздаетъ хотя бы на пять минутъ, то можетъ быть увѣренъ, что она явится къ синьорѣ...

Петръ Николаевичъ сдержалъ слово, и былъ на указанномъ мъстъ даже тремя минутами раньше срока, но тутъ Анна начала высказывать ему въ самыхъ ръзкихъ выраженіяхъ свое негодованье, возмущенье, порицанье, и такъ больно язвила его, что между ними завязался одинъ изъ тъхъ безконечныхъ и увлекательныхъ споровъ, которые обыкновенно заставляютъ русскаго человъка потерять сознаніе и времени, и мъста. Только какое-нибудь случайное обстоятельство возвращаетъ его снова къ дъйствительности.

Въ данномъ случав такимъ обстоятельствомъ явился дождь. Онъ полиль ливнемъ и обдаль разгоряченнаго Петра Николаевичь сповича прохладной душей. Туть только Петръ Николаевичь спожватился, что, должно быть, прошло много времени съ тъхъ поръ,
вакъ онъ вышелъ изъ дому. Взглянувъ на часы, онъ покраснъть,
увидя, какую новую безтактность сдёлалъ относительно жены.

— Когда мы уходили, — утешала его Анна, — былъ уже часъ

завтрака, а тамъ и прогулка. Должно быть, Вфра теперь здёсь по близости, на берегу, съ дётьми.

Петръ Николаевичъ побъжалъ по указанному направлению, и дъйствительно нашелъ тамъ дътей, но Въры не было.

— У нея сильно разболѣлась голова, — лаконически пояснила Александра Ивановна.

Снова спокойная, снова упоенная и счастливая, Анна, несмотря на дождь, который уже и проходиль, увлекла дётей въ какую-то шумную штру. Петръ Николаевичь поспёшно пошель домой.

Въра Андреевна сидъла на балконъ, съ книгою въ рукахъ, которую она не читала. Она была сповойна и не подняла головы, когда къ ней подошелъ Петръ Николаевичъ.

- Убхали! сказаль онь со вздохомъ облегченія.
- Все равно! произнесла сквозь зубы Віра Андреевна.
- Я такъ счастивь, Въра, точно обуза у меня съ плечъ свадилась
  - Съ твоихъ свалилась, а на мон легла.
  - Какъ такъ!
- Не вѣрю я тебѣ больше, Петя! эта уѣхала, другая пріѣдеть...
  - Помилуй, тдв же эта другая?
  - Найдешь!

Разстроенный нервами до послёдней степени, униженный Стеллой, обругавшей его какъ только можетъ обругать дочь уличной торговки, взросшая на площади испанскаго базара, уяввленный злымъ бичеваньемъ Анны, Петръ Николаевичъ, наконецъ, не выдержалъ.

— Ты не можень говорить мит подобныя вещи, — накинулся онъ на жену: — я командовать собою не позволю, — онъ повысиль голось, — и вертть собою тоже не позволю, слышинь!

Въ больной досаде онь вишель, но тотчась же опомиился. Онь созналь, что на Въру Андреевну обрушилось все то, что должно было бы обрушиться на Стеллу и пожалуй и на Анну. Оне обе были для него вполне чужия, и никакихъ обязательствъ относительно ихъ онь не имёль, и никакого счастья оне ему никогда не дали, точно такъ же какъ не принесли ему никакой жертвы. Однако и съ той, и съ другой онъ обощелся сдержанно и мягко, а сорваль сердце только на той единственной женщине, которая была связана съ нимъ цёлою молодостью и которой уже бевъ того нанесъ глубокую обиду.

Все это. Петръ Николаевичъ отлично созналъ, и даже раз-

сердился на себя, но опять-таки ложный стыдъ приковаль его къ мъсту. Онъ взяль книгу и сталь читать, чтобы въ сферахъ отвлеченной науки найти покой своему взволнованному духу.

# VI.

Въра Андреевна была женщина скоръй сосредоточенная сама въ себъ, чъмъ склонная къ изліяніямь своихъ чувствъ. Характера она была пріятнаго, ровнаго и привлекательнаго своей простотой. Она была проста во всемъ-и въ ръчи дружелюбной, и привътливой, и въ пріемахъ, лишенныхъ той конфузливой робости, подъ которой часто скрывается избытокъ самолюбія и страхъ сдълать что-нибудь не вполнъ согласное съ приличіями хорошаго тона. И въ одеждв она избъгала той вычурности, которая такъ привлекательна для большинства хорошенькихъ женщинъ; а Въра Андреевна по наружности была не только хорошенькая, но даже красивая женщина. Она отличалась темъ благороднымъ типомъ, который составляеть идеаль женщины честной. Это типь довольно высовій, стройный, скорбе худощавый, чімъ расплывчатый, съ несколько удлиненнымъ оваломъ лица, съ высокимъ белымъ лбомъ, не прикрытымъ подразанными волосенками бахрамой или завитушками, съ тонкими хорошо определенными чертами лица, пропорціональнымъ носомъ съ легкой горбинкой, съ изящными бровями надъ большими глазами и съ хорошо-очерченными губами небольшого рта.

Въра Андреевна по наружности вполнъ подходила подъ этотъ типъ. Золотистые волосы ея съ самаго пробора извивались крупной волной, и собранные въ одну витую косу, обнажали затылокъ ръдкой красоты. Глаза ея были синіе, съ глубокить, серьезнымъ взглядомъ, брови темнъе волосъ.

Въ кругу своихъ многочисленныхъ друвей и знакомыхъ Въра Андреевна время отъ времени возбуждала восторгъ или иное пылкое чувство, но большею частью она только нравилась, т.-е. вызывала въ себъ уваженіе, довъріе, желанье почаще быть въ ед обществъ, желанье сдълать ей пріятное. Взглянувъ на нее, посреди ен семьи, всякій поклонникъ женской врасоты, а тътъ болье искатель приключеній, скоро понималь, что туть все ясно и просто, и мъста для искателей приключеній—нъть.

Жизнь Въры Андреевны была такъ же проста и ясна какъ и все существо ея. Дътство и юность она провела подъ крилышкомъ матери. Отца она не помнила—онъ умеръ, когда она еще была ребенкомъ. Александра Ивановна хотя и осталась молодой вдовой, обладавшей хорошимъ состояніемъ и красивой наружностью, но материнское чувство всецёло поглотидо ее, и она
посвятила себя дочери. Дочь вполнё вознаградила и за принесенныя въ свое время жертвы, и супружествомъ своимъ тоже остастливила Александру Ивановну. Вепринъ былъ человёкъ безъ всякаго предубъжденья противъ тещъ. Одинокая, Александра Ивановна поселилась съ дочерью и изъ году въ годъ жила съ нею
подъ однимъ кровомъ. Во внукахъ своихъ она еще разъ переживала всё радости материнской любви.

Супружество Вёры Андреевны совершилось тоже простопо взаимной любви. Положеніе и состояніе подходили, и не было ни ссоръ, ни борьбы, ни боя, ни преградъ.

Только одно большое горе и узнала Вѣра Андреевна во всѣ двѣнадцать лѣть своего супружества—это было, когда умерь ея второй сынь, мальчикъ лѣть уже шести. Она долго оплакивала его и не могла примириться съ его утратой. Но явился еще сынъ, похожій на умершаго, и Вѣра Андреевна полюбила въ немъ двоихъ—и живого, и утраченнаго.

И вдругь, среди этой душевной типины, поднялся вихрь. Онь все скрутиль, все сломаль, все разнесь,—и остановилась Въра Андреевна въ нъмомъ оцъпенъніи передъ развалинами своего счастья.

Когда Петръ Николаевить, такъ рѣзко обойдясь съ нею, оставить ее одну, она сперва горько заплакала. Она глубоко почувствовала обиду, но себя же обвинила за то, что своимъ капризнымъ поведеньемъ вызвала ее въ добромъ Петрѣ Николаевичѣ. Она начала разбирать свои мысли и поступки, и рѣшила, что за послѣднее время во многомъ измѣнилась къ худшему—стала раздражительна, рѣзка, даже язвительна въ отношеніяхъ своихъ къ мужу. Вѣра Андреевна старалась отчасти извинить себя тѣмъ, что и ей ударъ былъ не легокъ, но разъ, что она объщала забыть, ей слѣдовало выдержать непріятность спокойно, до самаго конца. Вѣра Андреевна обвинила себя въ нетерпѣніи и упрекнула себя въ томъ, что она избалована легко-доставшейся жизнью и что въ ней не хватило выдержки.

Въра Андреевна утерла слезы и ръшилась твердо вынести то первое живненное испытаніе и не давать волю своимъ хотя и естественнымъ, но все же эгоистическимъ вспышкамъ. Но тутъ внезапно мелькнулъ образъ Стеллы. Она предстала какъ живая, съ ея ослъщительной красотой, прикрызающей паденье и продажность, и сердце Въры Андреевны гитвно забилось, и сдълялось ей гадко, что Петръ Николаевичъ, тотъ самый Петръ Николаевичъ, который весь былъ сотканъ изъ умственныхъ интересовъ и высшихъ стремленій, могъ забыть все прошлое для этого бездушнаго тёла и измёнить ей, положившей на него всю свою душу, ради покупной ласки, грубой лжи, обмана и притворства. Что онъ могъ выдумывать небывалыя встрёчи, изобрётать необходимость какихъ-то засёданій, будто бы требующихъ его непремённаго присутствія въ Парижё. А когда подъ предлогомъ новой, спёшной работы, онъ уходилъ въ свой кабинеть, прося его не безпокоить, то не серьезный трудъ увлекалъ его, какъ бываю прежде, а воспоминаніе о только-что пережитыхъ оргіяхъ!

Духъ захватило у Въры Андреевны и припомнились ей слова матери, сказанныя Александрой Ивановной какъ-то ужъ очень давно, нъсколько лътъ тому назадъ.

— Все хорошо, Върочка, — сказала она тогда, Въра Андреевна теперь не могла припомнить по какому случаю: — только одно нехорошо — молодости у твоего мужа не было.

Въ ту пору Въра Андреевна разсмъялась.

- Какая же у него была молодость?—продолжала Александра Ивановна:—прежде все вниги читаль, и о нихъ до слезъ спориль, потомъ женился...
  - По любви, мама, по любви!
  - Знаю, знаю!.. Потомъ попили дъти...
- Въ которыхъ онъ души не слышить, мама, онъ ръдкій отецъ...
- Ръдкій отець, и ръдкій мужъ, все это такъ, только молодости у него все же не было.
- Да что-жъ это, наконецъ, такое, твоя "молодость"! воскликнула Въра Андреевна.
- Что такое? а то, что молодой человѣкъ дѣлаеть глупости и дурить и самъ потѣшается своею дурью, пока она ему не надоъсть и не опостылѣеть.
  - Не всё такъ дѣлають! смѣясь отозвалась Вѣра Андреевна.
- Не всѣ, такъ не всѣ, —согласилась Александра Ивановна, и разговоръ тогда прекратился и никогда уже больше не возобновлялся, и теперь...

Теперь, въ 38 летъ, въ Петре Николаевиче какъ будто заговорила эта юная "мужская дурь". А если это есть непременная потребность организма, которая, подавленная въ молодости, можетъ заговорить съ двойной силой въ зреломъ возрасте?

Въръ Андреевнъ представилась жалкая картина столькит супружествъ, прошедшихъ на ея главахъ, гдъ мужъ, постояню

увлеваясь новизной, наносить жент самыя грубыя обиды, чтобы потомъ трогательно раскаяваться. Какъ гадка его ласка въ эпоху неждуцарствія, когда разочарованный онъ возвращается къ своему опостылому очагу; какъ возмутительна его грубость, когда въ этомъ же очагт онъ видить преграду новой приманкт! Пошлость педобныхъ супружествъ была не для гордаго нрава Втры Андреевны. Увтрать себя, что ради дтей и свъта жена должна прикрывать шалости мужа, она не могла. Наблюденье надъ другими доказало ей, что свътъ, для котораго жена часто подвергаеть себя самымъ обиднымъ оскорбленіямъ, ее же первую за это осуждаетъ. Свъть въ этомъ отношеніи безпощаденъ и жетоють, и гордый своей будничной моралью, онъ обвиняеть въ сообщничествъ и подстрекательствъ жену, не протестующую противъ отступленій мужа.

Но собственно даже и не кара свёта тревожила Вёру Андреевну. Она была одна изъ тёхъ цёльныхъ натуръ, которыя, сами любя искренно и глубоко, не могутъ примириться съ мыслью о раздёлё.

Обыденная жизнь, со всёми ея рутинными мемочами, по невол'я отвленала В'тру Андреевну отъ тажелыхъ размышленій, но лишь только выдавалась свободная минута, снова въ сердц'я начиналась утихнувшая борьба. Ровность характера В'тры Андреевны отъ этого пострадала. Съ Петромъ Николаевичемъ она стала молчалива и заст'внчива и изб'твала оставаться съ нимъ наединт, боясь новыхъ объясненій. Съ д'тьми она была принужденно весела, боясь выдать свое душевное безпокойство. Матери она ничего не говорила, боясь услышать отъ Александры Ивановны порицаніе мужу и тъ заключенія простонародной логики, отъ которыхъ она была отр'твана ц'той жизнью размышленій, какъ отъ чего-то отжившаго и самодурнаго.

Тъ сожальнію Петръ Николаевичь совершенно не поняль ту мучительную работу, которая происходила въ сердць его жены, и раздраженный глухими, но надобдливыми самоупреками, обвиниль жену въ злопамятности. Въ ея робости—онъ хотъть видьть уязвленное самолюбіе; въ ея страх оставаться съ нимъ съ глазу-на-глазъ—безмолвный, но своенравный и упорный протесть. Онъ сталъ придирчивъ къ женъ, и часто въ самой простой ея рычи находиль для себя язвительные намеки. Петръ Николаевичь внутренно упрекалъ жену въ мелочности и дулся на нее. Она съ разу уронила себя въ его глазахъ на нъсколько ступеней. Онъ, всегда предполагавшій въ ней любящее, широкое

сердце, при первомъ столкновеніи натыкался на чисто женскую мелочность. Онъ не находиль достаточнаго основанія для того, чтобы Вѣра Андреевна такъ упорно на него сердилась, и удивлялся, какъ разумная женщина можеть придавать такое значеніе банальной интрижкѣ.

По внёшности Петръ Ниволаевичь и Вёра Андреевна был въ дружескихъ отношеніяхъ,—онь быль всегда внимателенъ, она добра, и только зоркій глазъ Анны могъ подмётить, что между ними что-то порвалось, и въ ея интересахъ было не давать снова связаться уходящимъ концамъ лопнувіней нити.

Скоро и еще одно, повидимому, ничтожное обстоятельство усложнило и безъ того натянутое положение. Въ Трувиль прівхаль Штейнъ.

Онъ не видёль Вёру Андреевну болёе трехъ мёсяцевь. Весной, вогда онъ оставиль ее въ Ницце, она была слаба и блёдна, но назалась счастливою. Теперь же ему бросилась въ глаза перемёна въ выраженіи ея лица. То-и-дёло ловиль онъ на немъ едва замётные оттёнки грусти и печали, которыхъ, однако, прежде никогда не замёчаль. Штейнъ поняль, что въ жизни Вёры Андреевны что-то произопло, но какъ человёкъ западный, въ общежитіи осторожный и даже въ дружескихъ отношеніяхъ деликатный, онъ оставиль свои замёчанія про себя, и не показаль вида, что нашель въ Вёрё Андреевнё какуюлибо перемёну.

Н. А. Таль.

# БЕРЛИНЪ

КАКЪ

# СТОЛИЦА ГЕРМАНІИ

Воспоминанія о пятильтнемъ пребываніи въ немъ, Георга Брандеса, 1884.

Переводъ съ датскаго.

Авторъ воспоминаній о своемъ пятилітнемъ пребываніи въ Берлині вовсе не имітеть наміренія дать какое-нибудь подробное или историческое описаніе столицы Германіи; онъ только собраль и разработаль рядь замітокъ, обрисовывающихъ съ разныхъ сторонъ внішнюю фивіономію и умственную жизнь этого города.

Въ первый разъ я увидъть Берлинъ въ 1868 г., когда онъбыль еще только столицей Пруссіи; въ 1872—1876 г., я изъгоду въ годъ посёщалъ его, проводя здёсь по нёскольку мёсящевъ къ ряду (два раза по полугоду) и, наконецъ, съ осени 1877 г. до весны 1883 г. поселился-было въ немъ совсёмъ и имълъ, слёдовательно, возможность и случай познакомиться довольно близко съ условіями жизни въ Германіи. Тёмъ не менёе свёденія мои довольно ограничены, что вависить частью отъ нёкоторой невольной для меня односторонности, а частью оттого, что в велъ вдёсь жизнь трудовую, не будучи туристомъ. Я не могъ иного посвящать времени на осмотръ города и наблюдать жителей съ точки зрёнія путешественника; я скоро сдёлался самъ

его дётищемъ и потому больше знакомъ съ характеромъ его жизни, чёмъ съ достопримёчательностями города, такъ какъ я не рыскалъ лихорадочно, подобно туристу, по городу, чтобы осмотрёть возможно болёе. Обыденныхъ описаній картинныхъ галерей, театровъ, танцклассовъ и тому подобнаго вы здёсь не най-дете.

Мнѣ и въ голову не приходило наблюдать городъ съ наивреніемъ описать его. Я дышалъ тѣмъ же воздухомъ, жилъ той же жизнью. Наблюденія мои были невольными и набросаны безъ всякой системы, поэтому мнѣ довольно трудно говорить слишвомъ опредѣленно и брать слишкомъ большую отвѣтственность въ достовѣрности того, что я знаю или думаю, что знаю.

Рѣшивъ избѣгать всякаго преждевременнаго сужденія, я лашиль себя тѣмъ самымъ обычной легкости, съ которой я набрасываю мои общія заключенія и быстро лѣшлю все видѣнное и пережитое. Я постараюсь даже совершенно воздерживаться отъ сужденій о какомъ-либо наблюденіи, чѣмъ легкомысленно обобщать ихъ. Впечатлѣнія мои часто противорѣчатъ другь другу, мысли же очень рѣдко.

Еслибы въ моей молодости какая-нибудь гадальщица предсказала мнѣ, что, достигнувъ зрѣлыхъ лѣтъ я, датчанинъ, по собственному желанію надолго поселюсь въ Берлинв, я счель бы это невъроятнымъ. Въ то время Германія казалась мнъ мало симпатичной, а Пруссія и подавно. Когда историческія событія повазали слишкомъ внезапно, къ сожалвнію, и ясно, какое глубовое роковое для насъ, датчанъ, невъденіе царило въ Даніи на счеть сильнаго сосъда, когда могучее развитіе политическихъ и военныхъ силь, поразивинее всю Европу, пробудило во мит невольный интересь къ этой странь, я почувствоваль сильное желаніе пополнить и усовершенствовать мои романскія познанія впечать ніями німецкой жизни. Я научился тогда цівнить многое изъ того, что прежде казалось несимпатичнымъ, было для меня совершенно чужимъ, и вогда, навонецъ, личныя мои обстоятельства принудили меня покинуть Данію и перенести мою литературную дъятельность въ какую-нибудь другую страну, я выбраль Берлинъ и поселился въ немъ надолго.

Въ теченіе посліднихь пятидесяти літь мы, датчане, познакомились, вообще, съ Германіей лишь съ ея непріятной политической стороны, которой она была обращена къ намъ. Въ настоящее время не я одинъ, віроятно, чувствую необходимость познакомиться съ могущественнійшимъ нашимъ сосідомъ, съсамой глубиной, самымъ центромъ его. Во всякомъ случаї, это вірный путь, чтобы избавить себя отъ односторонности и предразсудвовъ, воторые хотя и усиливають, повидимому, любовь въ родинь, но тымъ не меные положительно вредять ей.

#### Первыя внечатавнія.

Іюль, 1868 г.

Видъ мъстности, когда въвзжаешь въ Берлинъ по "съверной жельзной дорогь", однообразный и скучный, однъ березы и сосны, кругомъ все чахло и бъдно, сухо и стройно. Почва безплодна, **Берлина одинъ песовъ. Нигдъ природа не бываетъ такъ** негостепріимна, какъ здісь. Она ничего не даеть здісь даромъ, все здёсь завоевано упорнымъ трудомъ, цёною горькихъ лишеній. Фридриху Великому силою пришлось ввести культуру картофеля; въ девятнадцатомъ столетіи пришлось превратить эту страну картофеля въ промышленную. Городъ вполнъ заслуживаеть славу "скучнаго". Провзжаешь ли по немъ въ дрожкахъ, всв улицы представляются какъ будто вытянутыми по линейкъ и всв одинаково не интересны. Какой контрасть въ сравнении съ Стральзундомъ, съ его красивыми кровлями, и сходнымъ съ нимъ Фленсбургомъ. Здесь же неть никакихъ типичныхъ древностей, которыя такъ чудно нарушають современное однообразіе другихъ городовъ. Шпрее, узкій ваналь съ стоячей на видь водой, ни мало не придаеть веселаго вида городу, какъ напр., быстрая Сена въ Парижъ. Дворецъ, прочно выстроенное зданіе, похожее на кръпость, далеко уступаеть, какъ своимъ местоположениемъ, такъ и стилемъ, Стожгольмскому дворцу и въ сравненіи съ Лувромъ или Тюльери производить довольно б'ёдное впечатлёніе. Въ немъ есть несколько древнихъ и действительно красивыхъ частей: древнъйшая часть, живописно высящаяся надъ водой, и курьезный тяжелый портикъ, обращенный къ "Шлоссфрейгейтъ". Собственно дворецъ довольно роскошенъ, но занимаетъ очень мало мъста, столь же мало, какъ мало мъста и жизни , подъ липами", въ сравненіи съ парижскими бульварами.

Первый разъ, когда я пробажаль мимо решетчатыхъ воротъ прекраснаго вданія университета, которое передёлано изъ дворца, выстроеннаго когда-то въ видё подковы, съ расположеннымъ впереди него садомъ, я почтительно снялъ шляпу и низко поклонился. Здёсь Гейбергъ 1) слушалъ Гегеля, Киркегоръ—Шеллинга 2).

<sup>&#</sup>x27;) Іоганиъ-Лудвигъ І'ейбергъ (1779—1860), очень плодовитый писатель, который принесъ особенно много пользы датскому театру.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Серенъ Киркегоръ (1813—1855), одинъ изъ самыхъ выдающихся писателей Даніи. Сочиненія и дневники его—около 30 томовъ,—составалють, по его собствен-

Въ то время стремились въ Берлинъ, центръ философіи и революцій ума; теперь только провзжають Берлинъ Бисмарка, столицу политики и военнаго деспотизма. Внутреннее блестящее могущество Германіи послужило основаніемъ его настоящему отталкивающему могуществу. Величайшее несчастіе для побъжденныхъ то, что здёсь деспотизмъ не столь дутый, какъ обыкновенно.

На мосту черезъ Ппрее стоять восемь мраморныхъ группъ, изображающихъ Анину-Палладу, учащую юношу борьбъ и защещающую его во время борьбы. Воть здёсь она вручаеть его къ битвъ и оберегаеть во время ея. Анина-Паллада — кажется, единственное греческое божество, которое нъмцы дъйствительно поняли и полюбили, она принимаетъ иногда у нехъ видъ стараго синяго чулка; но она принадлежитъ имъ и, какъ ни больно признаться, она къ нимъ, повидимому, благосклонеа.

Вездъ, куда ни взглянень, учебныя заведенія и казармы, но сравнительно мало церквей. И не мудрено, такъ какъ изо всёхъ христіанскихъ городовъ, Берлинъ имъетъ наименьшее число церквей. Нъсколько лътъ тому назадъ на одномъ съъздъ насторовъбыло заявлено, какъ мнъ разсказывали, что изъ 440,000 жителей, только 4,000 посъщали церковь; судя по газетамъ, число богомольныхъ уменьшилось теперь еще болъе и составляетъ всего полъ-процента. Германія всегда была и останется очагомъ еретичества, не смотря на всю оффиціальную ея религіозность.

Большой, массивный изъ бронзы памятнивъ Фридриха Велькаго и его сподвижниковъ вестма удаченъ, но холоденъ; итакъ на всемъ здёсь видёнъ какой-то холодный отпечатокъ. Нётъ города, который бы былъ такъ непривлекателенъ; тамъ, гдё онъ красивъ—онъ красивъ; но ему недостаетъ прелести. Кромё того, самыя прекрасныя общественныя зданія въ центрё города производять впечатлёніе чего-то чужестраннаго. Гауптвахта и старый музей выстроены въ чисто греческомъ стиле, но искусство это вспоено не здёшней почвой, и потому чуждо, какъ населенію, такъ и жизни. Просто смёшно смотрёть на прусскаго солдата съ его игольчатымъ ружьемъ рядомъ съ нагими, граціозными фигурами, на вычурныхъ фрескахъ Шенкеля по стёнамъ музея, а прусскіе остроконечные шишаки подъ греческимъ портикомъ гауптвахты производять чисто варварское впечатлёніе.

ному выраженію, "цёлую литературу въ литературі". Брандесь въ своей книгі о немъ ставить его на ряду съ самыми знаменитыми писателями всёхъ времень, въ зываеть его "геніемъ, однимъ изъ тёхъ людей, которые родятся разъ въ столітіе". Главная сила его—знаніе человіческой души.—Прим. переводчика.

Создаты отличаются угловатостью, но отлично выдрессированы. Въ то время, какъ датскіе офицеры похожи обыкновенно на скромныхъ, несколько изголодалыхъ чиновниковъ, прусскіе офицеры составляють высшую касту, сь надутымь видомъ важности и кастовымъ высокомъріемъ. Это — привилегированные счастливцы; при первомъ же взглядь, на улицахъ и въ общественныхъ мъстахъ замъчаешь, что мирный гражданинъ въ сравненін съ нимъ-ничто. Мундиръ сделался какъ будто вторымъ ихъ естественнымъ покровомъ, и они никогда не показываются безъ него. Это напоминаетъ несколько то, что въ Германіи большинство ученыхъ на заглавномъ листъ своихъ сочиненій всегда прибавляють титуль: "докторь такой-то". Во Франціи, какъ и вь свверныхъ государствахъ, редко сталкиваешься, какъ съ мундирами, такъ и съ титулованными писателями. Нигдъ, повидимому, сословное различіе не играеть такой роли въ образованнихъ классахъ, какъ именно въ Берлинъ.

Увидавъ имя Спарньяпани на вывѣскѣ кандитерской, я остановился съ чувствомъ какого-то благоговѣнія; я вспомниль, что биркегоръ въ своемъ "Повтореніи" упоминаетъ объ этомъ мѣстѣ, одномъ изъ тѣхъ, которыя онъ часто посѣщалъ. Я зашелъ туда позавтракать.

I.

Корсо Берлина. — Рейхстагь. — Художественная выставка.

17 (29) ноября 1877 г.

Весь ноябрь м'всяцъ стояла зам'вчательно-теплая погода. Каждий день, въ посл'в-об'вденное время, за Бранденбургскими-Воротами "Тиргартенъ" киш'влъ людьми всяваго званія, 'вхали верхомъ, въ коляскахъ, шли п'вшкомъ, все по большей части од'втые по л'втнему. "Аллея Поб'вдъ" (Siegesallee) играетъ зд'ясь такую же роль, какъ Корсо въ Римъ, Сассіпе во Флоренціи. Вереницы каретъ двигаются одна мимо другой и въ общемъ производятъ красивое впечатл'вніе. Всадники галопируютъ взадъ и впередъ по короткой дорогъ. Мундиры преобладають: прямыя, вытянутыя въ струнку фигуры офицеровъ и дамы въ шляпкахъ à la Рембрандтъ на головъ. Посл'вдняя принадлежность наряда очень элегантна и идетъ высокимъ дамамъ, но совершенно закрываетъ собой маленькихъ ростомъ. Костюмы роскошны въ сравненіи съ с'вверомъ, но вкусъ у дамъ вообще менте развитъ, чтыть въ Парижъ.

Надъ всёмъ этимъ моремъ людей высится колоссальная "Колонна Томъ II.—Апръль, 1885.
40/ы

Побъдъ", которая подымается съ своего огромнаго, чисто отнолированнаго пьедестала, подобно гигантской спаржъ, на толстой головкъ которой стоитъ вызолоченная "Богиня Побъды"... Колонна неуклюжа, а позолоченная дама на верху такъ непропорціональна, что народное остроуміе дало ей названіе: "одинокой дъвушки безъ связи" или "самой добродътельной дъвушки Берлина". Но какъ ни неуклюжа колонна и какъ ни безобразна богиня побъдъ, въ общемъ она производитъ впечатлъніе непоколебимаго могущества. опирающагося на надежный фундаментъ.

Нельзя сказать, чтобы пренія рейхстага, недавно созваннаго, соотв'єтствовали этому впечатл'єнію. Власть и вормило ея по прежнему въ одной могущественной рукт. Но эта рука, столь грозно сжимающая палицу войны на страхъ врагамъ Германіи, ложится въ то же время, когда она разжата, тяжелымъ пластомъ и гнетомъ на внутреннюю политику Германіи, давить ее какъ тяжелый кошмаръ. Нужда въ Бисмаркъ противъ внъшнихъ враговъ в партіи ультрамонтановъ, такъ велика, что народное большиство предоставляетъ ему полную свободу дъйствій во внутренней помтикъ страны; но его продолжительный, къ сущности лишь фиктивный отпускъ, его отсутствіе въ Берлинъ, его отсутствіе въ рейхстагъ, никъмъ, однако, незамъняемое, множество слуховъ объ удаленіи то того, то другого министра изъ-за несогласія съ невидимкой-канцлеромъ, все это даетъ обильную пищу политическому броженію.

Броженіе это всего сильніе высказалось во время столь извістных преній по поводу безтактнаго предложенія партіи прогрессистовь о заявленіи недовівнія министерству, вы засіданіи 15 (27) октября и вы сущности повторяющемся теперы лишь обязательно разы вы неділю. Тоты день быль днемы политическаго парада и турнира. Говорили всів вожаки, всів они произносили длинныя хорошо обработанныя річи; они парадировали передъ страной высвоемы блестящемы, тщательно вычищенномы дома вооруженів, но каждый отлично зналь впередь, что туть будеть одна только шумиха и что если дійствительно какой-либо министры должень будеть вскорів пасть, то это произойдеть не благодаря камерамы, а благодаря Варцинскому дівдушків. Это не было поэтому сраженіе, а турниры, и на него такы и смотріли зрители, переполнявшіе зало засіданія. Но происшествіе это дало новоды коснуться личностей и дівятельности ораторовы.

Виндгорстъ повель атаку съ обыкновенными пріемами партів

центра, называя министровъ маріонетками въ рукахъ канцлера, его приказчиками и т. п., и грозилъ критическимъ исходомъ вультурной борьбы. Видомъ своимъ онъ сильно напоминаеть маленькаго безобразнаго плешиваго гнома съ круглымъ брюшкомъ, ртомъ, какъ у лягушки, въ шапочкъ и золотыхъ очкахъ. Онъ весь какъ будто сдёланъ изъ гуттаперчи (такъ быстры и безповойны его движенія), но на лиців его видівнь отпечатокь ума и проглядываеть до некоторой степени добродуще, не смотря на всю злость и ъдкость его остротъ и сравненій. Онъ никогда не бросаеть слова на вътеръ, мътитъ всегда не въ бровь, а въ глазъ. Главное оружіе его--- это постоянные перерывы річей другихъ ораторовъ, насмъщливыя выходки и вопросы; цъль-защита интересовъ церкви... Логикъ его могъ бы позавидовать самъ Мефистофель, да и кто онъ какъ не Мефистофель въ миніатюръ на службъ Ватикана? Въ обществъ онъ очень любимъ, — онъ весьма пріятный, св'єтскій челов'єкъ. Онъ не прочь пококетничать иногда своей красивой, выхоленой, маленькой ручкой... Интересно послушать, какъ онъ дразнить національ - либераловъ нѣжностью чувствъ ихъ къ Бисмарку, не встречающей къ глубокому ихъ огорченію взаимности; но и они не остаются у него въ долгу.

Отъ имени ихъ говоритъ Ласкеръ, личность, не менве замвчательная, чемъ Виндгорсть. Черты лица его хорошо известны по фотографіямъ; но портреть не даеть яснаго представленія объ его типичной наружности. Ростомъ онъ ниже средняго, кръпко сложенъ и подвиженъ, онъ ни одной минуты не бываетъ спокоенъ, черты лица у него крупныя и выразительныя. Сильная просёдь видна въ его темныхъ волосахъ и бородъ, цвътомъ своимъ скоръе напоминающихъ соль, чемъ перецъ. Вся его маленькая фигура дишеть увъренностью, дъятельностью и особенно всиыльчивостью. Голова его-голова труженика, съ широкимъ красивымъ лбомъ и энергичнымъ выраженіемъ глазъ. Въ немъ видёнъ человёкъ, пробившійся изъ б'єдности и мрака на широкую арену изв'єстности. Но и теперь у него итть состоянія, такъ какъ политика не приносить ничего; депутаты въ рейхстагв не получають содержанія; а того, какое онъ получаеть въ союзномъ советь, хватаеть, по его собственнымъ словамъ, только на марки для писемъ. Онъ человъкъ вытесанный изъ одного цъльнаго камня, олицетворенная добросовъстность. Что касается безкорыстія, Ласкерь-второй Аристидъ; но до сихъ поръ не приходится бояться, что его сопілють подобно Аристиду, такъ какъ онъ никогда не плыветь противъ теченія и всегда боязливо избіваеть всякаго столкновенія съ правительствомъ. Онъ — выдающійся политическій дія-

тель, но не государственный человъкъ. Превосходство ума его основано на безпорочности характера. Политическій кругозорь его, однако, слишкомъ узокъ и уму его, грубому вообще, часто недостаеть необходимой въ ту или другую минуту гибкости и податливости. Алтарь грацій р'вдко бываеть его алтаремь. Онь мстять ему темь, что оставляють его при убежденіи, что речи его, какъ бы онъ ни были длинны, никогда не могутъ вызвать скуки. Онъ-превосходный ораторъ и діалектикъ, ему ничего не стоить въ несколько минутъ разбить въ пухъ и прахъ все доводи противника, но онъ къ сожаленію лучше говорить, чемъ слушаеть, и отъ излишняго усердія часто не даеть себ' времени понять какъ следуетъ своего противника. Въ Ласкере бездна наивности. Это всего яснъе замътно въ сочинении его "Исповъдь человъческой души", изданной нъсколько лътъ тому назадъ Ауэрбахомъ, безъ подписи автора. Въ настоящее время изданіе это составляеть библіографическую редкость, такъ какъ оно было изъято . Таскеромъ изъ обращенія, какъ только онъ замітиль, что узнали имя автора. Содержаніе книги — его признанія о невинныхъ любовныхъ похожденіяхъ, нанизанныя какъ бисеръ на нитку этой исповеди въ хронологическомъ порядке. Любовныя похожденія, пожалуй, слишкомъ сильное для нихъ названіе; это скорти редъ случаевъ, гдъ онъ влюбляется то въ ту, то въ другую особу, такъ какъ бъдный Ласкеръ довольно несчастливъ въ любви, — и ему пришлось събсть уже не одинъ грибъ въ своей жизни, въ этомъ отношеніи, по крайней мъръ. Commes les hommes d'esprit sont bêtes. Не странно ли въ самомъ дѣлѣ, что Ласкеръ могъ хотя бы минуту только надвяться, что его не узнають въ этой княгь? Можно ли было предположить, действительно, чтобы во всемъ Берлинъ не нашлось и пяти лицъ, достаточно знакомыхъ съ его частной жизнью, чтобы тотчась догадаться, въ чемъ дело? Въ наивности своей онъ сдёлаль все, чтобы остаться неузнаннымъ Стиль его столь же абстрактенъ, какъ и стиль Гёте въ старости; онъ никогда не называетъ именъ, даже городовъ и садовъ; описывая Лондонъ, онъ говоритъ: "я прибыль въ чужой городъ", говоря о Тиргартенъ, онъ пишетъ "мы шли подъ тънью деревъ". Читатель никогда не знаеть мъста дъйствія. Лишь съ трудомъ можно догадаться, что изгнанникъ, котораго посетилъ Ласкеръ въ своей молодости, быль никто иной, какъ извёстный Готфридъ Кинкель, бъжавшій когда-то изъ рабочаго дома въ Берлинъ, въ настоящее время профессоръ въ Цюрихъ. Изъ книги видно, что въ молодости своей Ласкеръ быль женихомъ дочери этого знамепитаго борца за свободу и что смерть молодой дівушки была

самымъ тажелымъ ударомъ въ жизни Ласкера. Но въ маленькомъ сочиненіи этомъ, кромѣ душевной чистоты и благородства, нельзя не замѣтить и сознанія авторомъ своего значенія, своихъ заслугъ; такъ въ одномъ мѣстѣ онъ упоминаетъ о значеніи, которое придають ему его друзья въ Швейцаріи, въ качествѣ вожака свободнаго движенія въ Германіи. Онъ едва ли не считаетъ себя единственнымъ носителемъ свободныхъ идей въ новой эрѣ, возвыцаемой Бисмаркомъ и носящей его имя.

Евгеній Рихтеръ, представитель партіи прогрессистовь, велъ главный походъ противъ министерства за его непарламентскій составъ и обрушился на національ-либераловъ за нежеланіе ихъ прибъгнуть въ ръщительнымъ мърамъ на общую пользу. Онъпредставитель левой стороны принципіальнаго либерализма и глубовій знатокъ государственныхъ финансовъ. Онъ также обладаеть замвчательнымъ даромъ слова. Въ немъ нътъ наооса Ласкера, онъ менъе отрицателенъ, чъмъ Виндгорстъ; но въ ръчахъ своихъ онъ прекрасно соединяеть уменье излагать факты съ блескомъ сатиры и неожиданными оборотами речи. Онъ быеть на эффекты и всегда върно; онъ не уступаеть никогда поля сраженія противнику, если даже это самъ Бисмарвъ. Красноръчіе его-краснорвчіе журналиста, и корреспонденціи его двиствительно всегда можно встретить перепечатанными во всехъ провинціальныхъ грганахъ его партіи. Но вліяніе его въ рейхстагв, само по себв очень значительное, много умаляется твмъ, что противники его успъли, не знаю какъ, навязать ему девизъ: "mala fides". Ero справедливо обвиняють въ томъ, что онъ постоянно предпологаеть въ другихъ безчестность и неискренность, и потому, хотя едва ли справедливо, ръдко довъряють ему, считая его исключительно челов'вкомъ партіи. Когда видишь и слышишь его, обвиненія эти становятся понятными. Высовая, довольно плотная фигура съ небольшой лысиной на головъ, съ угловатыми нъсколько движеніями и некрасивой осанкой, причиной чего его слишкомъ вогнутая спина. Точь-въ-точь такую осанку придалъ Лука Синьорелли въ своихъ фрескахъ въ Орвіето антихристу, sans comparaison, конечно. При первомъ же столкновении партій Рихтеръ не замедлилъ блеснуть краснорвчіемъ, выступивъ поборникомъ свободы и самоуправленія, говориль то серьезно, то остря, и сыпаль обвиненіями направо и наліво. Но едва успіль онъ състь, какъ многіе члены, близко задътые его словами, повскавали съ своихъ мъстъ, требуя удовлетворенія за нанесенныя имъ лично оскорбленія и заставили его смягчить и поправить чуть не все. Онъ проводилъ мысль, что правительство упорно не желаетъ

ввести новое провинціальное положеніе въ западныхъ провинціяхъ; а нежеланіе это, повидимому, обусловливается тѣмъ, что крестьянское населеніе этой страны пропитано духомъ ультрамонтанства, и агитація духовенства находить въ средѣ ихъ благодарную почву; новый же порядокъ дѣлъ далъ бы перевѣсъ сельскому населенію надъ городскимъ; а послѣднее, исключая Ахенъ, либеральнаго направленія и предано новому государственному строю, не смотря на свое католическое вѣроисповѣданіе. Нечего удивляться поэтому, что Бисмаркъ медлить въ настоящую минуту исполненіемъ обѣщанныхъ реформъ, могущихъ дать такіе опасные результаты, какъ доставленіе центру большинства голосовъ въ рейхстагѣ.

Последній известный вожакь, которому дано было слово вы этоть день, быль Леве, представитель небольшой особой груши между партіями прогрессистовъ и національ-либераловъ. Не смотря на то, что задача его на этоть разь была очень трудная, -- говорить последнимъ и после длинныхъ речей другихъ ораторовъ, особенно трудная какъ потому, что чувствуешь себя усталыхъ въ минуту, когда надо начинать говорить, такъ и потому, что все, что было приготовлено заранве, оказывается уже пригоднымъ — темъ не мене речь его произвела наибольшее впечатленіе, благодаря меткости его изложенія. Онъ выразиль мненіе, что говорить что-либо противъ министерства, есть пустая трата времени и противно парламентскому смыслу, пока въ рейхстагѣ нѣть дѣйствительнаго большинства, достаточно сильнаго, чтобы добиться исполненія своихъ требованій. Леве-старый либераль 1848 года. Онъ быль членомъ франкфуртскаго парламента и предсъдателемъ страсбургскаго, того самаго, который разогнали солдаты штыками. Его приговорили къ смертной казни, причемъ онъ долженъ былъ быть привезенъ къ эшафоту спиной къ лошадямъ и казненъ не на плахѣ, а на воловьей шкурѣ. Это была судебная формула того времени; предполагали, въроятно, что слово: казнь на воловьей шкур'в произведеть особенно сывное впечатление на народное воображение. Онъ бежалъ сперва въ Лондонъ, затемъ въ Нью-Іоркъ, где занялся врачебной практикой, и воротился лишь при введеніи Бисмаркомъ новаго государственнаго строя. Ни у кого нътъ такого безпорочнаго прошлаго, какъ у Леве. Это-прасивый, полный, шестидесятильтній старикъ, съ темными волосами и глазами и строгимъ римскимъ профилемъ. Говорить онъ, подобно Нестору, пріятнымъ и звучнымъ голосомъ, честно и смъло призывая къ бою. Натура его дышеть неподдъльной честностью и невольно вызываеть глубокое довъріе. Въ немъ нътъ честолюбія и узкой партійности, онъ представитель гуманности въ политикъ и въры въ свободу. Личная вражда съ Рихтеромъ вытолкнула, повидимому, старика изъ рядовъ прогрессистовъ, вожакомъ которыхъ онъ былъ прежде. Въ настоящее время вліяніе его въ рейхстагъ очень упало, но онъ одинъ изъ тъхъ, чуждыхъ нашему покольнію, идеальныхъ политивовъ, съ годами дълающихся все практичнъе и практичнъе, число которыхъ, увы, ръдъетъ годъ отъ году.

Что значить эта оппозиція въ Германіи? Она, конечно, можеть многому препятствовать, но провести она можеть лишь то, что будеть желательно правительству. Чему же обязаны національлибералы своимъ вліяніемъ въ рейхстагь? - тому и только тому, что правительство нуждается пока въ ихъ идеяхъ и силахъ н старается ими пользоваться. О действительномъ вліяніи парламента не можеть быть и рёчи, пова живъ и дёйствуеть Бисмаркъ. И много воды утечеть еще до того времени, когда можно будеть начать вообще только думать объ этомъ. Вся сила государства сосредоточена въ Пруссіи, странъ которая управлялась всегда бюрократически и обязана всёмъ своимъ теперешнимъ величіемъ именно этой самой, способной, сильной и добросовъстной своей бюрократіи. Еслибы оппозиція и захватила даже бразды правленія въ свои руки, то все-таки страной всегда по прежнему будеть управлять бюрократія. Предположимь, напр., что избранъ министромъ демократь, его неизбъжно ожидаеть одно изъ двухъ: или энергія его ослабеть, встречая постоянный отпорь въ палать, или онъ сдылается тымь же, чымь быль его предшественникъ, нынвшній министръ.

После выставки типовъ, которой мы были свидетелями въ рейхстагъ, наибольшій интересь представляеть только-что закрытая теперь выставка картинъ. Въ сравненіи съ предшествовавшими выставками, она далеко не блистательна. Наиболе выдающееся произведеніе, несомнівню, гигантская картина А. фонъ Вернера, имъвшая передъ тъмъ собственную выставку; картина эта изображаеть "Присягу императору въ Версаль". Вернеръбезспорно даровитый человікь, таланть его именно того рода, воторый здёсь особенно цёнять. Нёсколько лёть тому назадъ его назначили (всего 31 году отъ роду) директоромъ академіи художествъ: это назначеніе само по себъ не представляеть здъсь ничего особенно страннаго, но невольно наводить на сравненіе сь условіями службы въ северных государствахь, где человекь обывновенно тогда делается начальникоми, когда онъ станеть беззубымъ и дряхлымъ старикомъ. Вернеръ пришелся какъ разъ по вкусу народному настроенію пость учрежденія имперіи, когда

стали не столько обращать вниманія на индивидуальную мысль, сколько на національную, менте на оригинальность художника и живописца, чемъ на грандіозность, съ которой онъ съумель увъковъчить данное событіе. Исходя изъ этого, Вернеру поручили написать оригинальную картину, по которой и была исполнена копія мозаикой на пьедестал'в "Колонны поб'єдъ". Въ упомянутой сейчась картинъ версальскаго событія, художнику при шлось бороться съ многими трудностями: напримъръ, неизбъжная сотня мундировь въ верхней части картины и столько же паръ лакированныхъ сапогъ внизу ея, и чисто церемоніальный характеръ сюжета. Результатомъ трудовъ его было произведеніе. которое несомнънно смотрится съ интересомъ, но которое никогда не пріобрететь высокаго художественнаго значенія. Оно несомнънно перейдетъ въ потомству, благодаря обилію хорошо, но сухо выполненныхъ портретовъ, но только какъ хорошая иллострація въ извістному историческому событію—не боліве. Немезида исторіи говорить въ этой картинв. Ствны древняго троннаго зала въ Версалъ говорять красноръчивъе, чъмъ голоса офицеровъ, приносящихъ присягу. На стене подъ самымъ варнизомъ изображены надписи, въ которыхъ больщими буквами возвъщается о побъдахъ Людовика XIV. Надпись, обращенная къ публикъ, гласитъ "Passage du Rhin en présence de l'ennemi"; эта якобы случайность имъеть особенное значение. Художникъ желаль выставить горькую иронію судьбы надъ этимъ восноминаніемъ прошедшаго, но слова эти могуть вазаться и пророческими, какъ "Мани, факелъ, фаресъ", въ будущемъ.

Изъ двухъ художниковъ, привлекшихъ мое внимание на этой выставкъ, одинъ принадлежить въ влассической, другой въ реальной школь. Первый изъ нихъ, старивъ Бендеманъ, представиль картину, изображающую Пенелопу. Она полулежить раннимъ утромъ на своемъ одинокомъ ложъ и тоскуетъ объ Одиссеъ. Произведеніе это, строго влассическаго направленія, дишеть поэзіею. Прекрасная, нагая верхняя часть тіла Пенелопы ціломудренно блещетъ подобно снъту на темнозеленомъ фонъ вовра. въ которому прислонено ложе. Здёсь же стоить ворзина съ пряжей; ложе написано черезъ-чуръ академически и совствъ не похоже на то примитивное и оригинальное ложе, которое сколотиль себь самъ Одиссей подль дубоваго ствола. Пенелопь. ввино юной, какъ у Гомера, на картинъ не болъе 28 лътъ; прекрасная строгая головка ея, съ правильными благородными чертами лица, наклонена немного впередъ, ямочка на подбородев полна прелести. Въ ея пристально-устремленномъ взоръ видни

усталость и надежда, но прежде всего тоска. Чрезъ открытыя сым, въ которыхъ бледный разсвыть борется съ брезжущимъ свытомъ лампады, открывается видъ на южный берегъ острова, и вдали у самаго моря видны еще неясно фигуры возвращающагося Одиссея и пастуха съ собакой. Счастливецъ Одиссей, ему остается только покончить съ двадцатью искателями руки Пенелопы, чтобы вкусить послы опасныхъ треволненій скитальческой жизни всю сладость объятій ныжной супруги. Несчастный Одиссей, если, какъ описываеть въ своей прекрасной, глубоко-прочувствованной поэмы Павель Гейзе, онъ, едва отдохнувь отъ тоски по жены и по родины у домашняго очага, вновь начинаеть неудержимо грезить о буряхъ и водоворотахъ отважной жизни героя, только-что имъ оставленной.

Изъ молодыхъ художниковъ наибольшее вниманіе обратилъ на себя въ нынвинемъ году Карлъ Гуссовъ. Хотя онъ носить уже званіе профессора здішней академіи, тімь не меніе мы находимъ у него такую кисть, которую привыкли встрвчать только у начинающихъ художниковъ. Гуссовъ-смѣлый, безцеремонный, истый реалисть съ безбожнымъ почти подборомъ красокъ. равнодушный ко всёмъ требованіямъ эстетики, стремящійся къ одной голой, правдивой передачв. Благодаря врожденной вульгарности, онъ невольно сходится во вкусахъ съ публикой, удовлетворяя и льстя имъ. Передъ картинами его всегда толпа народа. Самая лучшая изъ нихъ это- "Добро пожаловать", изображающая крестьянское семейство, привътствующее и осыпающее вънками возвращающійся полкъ. Главное лицо на этой картинъ молодая девушка, заметившая, повидимому, друга своего сердца, однимъ сильнымъ и страстнымъ движеніемъ высовывающаяся наполовину своего тъла изъ окна. Это здоровая, краснощекая деревенская девушка, которая безъ труда могла бы нести ружье своего возлюбленнаго. Формы слишкомъ грубы для изящнаго вкуса, щеки слишкомъ алы для гостиной, но за то, что за жизнь. что за кисть, какъ оглушителенъ крикъ привътствія, видный на ея устахъ, все лицо ея полно чада еще недавней побъды и радости свиданія. Весь грубый станъ ея въ бізлой рубашкі такъ и дышеть счастьемь. Картина эта была написана съ неслыханной здёсь до сихъ поръ смёлостью. Она дышеть, она ослёпляеть, она палить глаза какъ крапива кожу. Я не поклонникъ подобнаго направленія въ искусствъ, но не могу не отдать должное художнику ва смёлость. Воть хоть одинь, по крайней мёрё, который решился, до конца ногтей, остаться темь, что онъ есть, рвшился передать безъ всякихъ уступокъ все то, что онъ видълъ и чувствоваль! Жаль, что ввглядь его не шире и что личность его, какъ художника, не представляеть большаго содержанія и интереса.

II.

# Публичныя чтенія.—Дюрингь и Вердерь.

2 (14) декабря 1877 г.

Одинъ отлично образованный, знатный и богатый русскій, когда-то офицеръ, вышедшій теперь въ отставку изъ-за либеральныхъ мивній, недавно сказаль мив какъ-то: "Вамъ надо послушать Дюринга; это одинъ изъ самыхъ замівчательныхъ людей въ Берлинів; вы слышали, его удалили недавно изъ здішняго университета; я знаю его лично, и долженъ признаться, что стоитъ не только послушать его, но и познакомиться съ нимъ".

Крайній либерализмъ русскихъ талантливыхъ людей—вещь столь извъстная, что нивого не удивляеть здъсь.

Онъ обыкновенно довольно неразборчивъ, и потому, если а воспользовался билетомъ, обязательно предложеннымъ мнѣ русскимъ поклонникомъ Дюринга, то въ данномъ случаѣ мною руководило скорѣй любопытство, чѣмъ ожиданіе чего либо особенно интереснаго.

Едва мы вошли въ прекрасный общирный заль общества архитекторовъ, спутникъ мой шепнулъ мнв на ухо: "Посмотрите хорошенько, кругомъ здёсь вы увидите разомъ всю grande bohême Берлина. И действительно, было на что посмотреть: отовсюду смотрели глаза, въ которыхъ такъ и блестель умъ. Присутствующихъ было человъкъ 300; все это были большею частью пожилые уже, лъть 40, люди, плечистые, съ густыми съ просёдью бородами; по головамъ можно было тотчасъ видёть, что здівсь собрался пролетаріать умственный, а не ремесленный. Здівсь были пожилые студенты, учителя, философы съ чердавовь, соціалисты, вожди соціалистовь, настоятели общинь свободной въры, писатели, журналисты, представители разныхъ странъ, но ни одного члена оффиціальнаго Берлина. Женщинъ было довольно много; въ первомъ ряду сидъла одна изъ выдающихся писательницъ на поприщъ эмансипаціи женщинъ, а рядомъ съ ней одна изъ ея дочерей, — красавица, въ своемъ причудливомъ костюмъ казавшаяся царицей этого цыганскаго табора. Дверь за каселрой отворилась, всё взоры обратились туда и глазамъ монть представилась тяжелая картина. Скромно одетая женщина веля маленькую худощавую фигурку. Это быль Дюрингъ. Пробираясь

ощупью, онъ нашелъ кресло, остановился передъ нимъ и окинулъ присутствующихъ помутнѣвшимъ взоромъ. Бѣднякъ слѣпъ. Женщина, которая вела его, его жена, его опора и помощница во всвхъ трудахъ. При первомъ взглядъ наружность ея напоминаеть одну изъ техъ несчастныхъ арфистокъ, которыя водять по дворамъ слещовъ, чтобы они песней вымаливали себе хлебъ, но душа ея-душа героини. Она достаеть мужу изъ библютекъ необходимыя книги, какъ на древнихъ, такъ и новъйшихъ языкахъ, читаеть ихъ ему вслухъ, дълаеть нужныя выписки и въ то же время готовить ему кушанье; случалось даже, что знакомые заставали ее за такимъ смиреннымъ занятіемъ, какъ мытье площадки на лъстницъ передъ ея дверями. Въ теченіе цълыхъ 14 леть привать-доцентства Дюринга въ университете, срока, неслыханно долгаго въ Германіи, доходы его были такъ незначительны, что жена его должна была взять на себя трудъ прислуги въ домъ.

Она свла, онъ также свлъ въ кресло, и лекція началась. Само собой разумъется, что вся лекція эта была совершенно изъ головы, такъ какъ читалась съ закрытыми глазами. Предметомъ, какъ этой, такъ и последующихъ лекцій было, какъ значилось на нашихъ билетахъ: "Преследованія, которымъ подвергаются самостоятельные мыслители со стороны профессіональных ученыхъ какъ въ древности, такъ и нынъ, какъ въ области философіи, такъ и естественныхъ наукъ". Громко, внятно, голосомъ, въ которомъ часто слышалась самая вдкая влоба, самая страшная ненависть, прочель ораторъ свою первую лекцію, захвативъ весь періодъ исторіи до нашихъ дней, перечисляя жертвы профессорской нетерпимости. Основная мысль его, заключающая сама по себъ много правды, была та, что въ различныхъ мърахъ, предпринятыхъ, какъ видно изъ исторіи, отъ имени государства, церкви, науки, гораздо чаще чемъ обыкновенно думають, таится одна личная ненависть, одно личное соперничество. Но въ томъ преувеличенномъ видъ, какъ онъ ее развиль, мысль эта приняла нелепую форму. За что должень быль выпить Сократь чашу съ отравой? Не за то, что онъ заслужильпрозвище атеиста и развратителя юношества, а потому, что софисты, "профессора того времени", смертельно ненавидели философа, затмѣвавшаго ихъ. Джіордано Бруно умеръ на кострѣотчего? Не отъ того, что папство и инквизиція захватили великаго мыслителя въ свои когти, а отъ того, что старые товарищи Бруно донесли на него и добились обвинительнаго приговора. Не помню, вакимъ фокусомъ поставленъ былъ въ вину профессорамъ процессь Галилея, или какимъ оборотомъ ораторскаго искусства профессора оказались виновными въ мизантропіи Руссо, но только когда мы добрались до нов'яйшаго времени, Дюрингъ д'яйствительно нашелъ настоящую жертву профессорскаго скудоумія вълицѣ Огюста Конта, котораго столь непростительно осм'яваль и преслѣдовалъ Араго.

Все это было бы еще ничего, еслибы не безпрестанныя косвенныя указанія на собственную судьбу оратора, благодаря воторымъ чтеніе ділалось не только смішнымъ, но и тягостнымъ для слушателей. Даже мой русскій чувствоваль себя разочарованнымъ. Следующія чтенія частью только загладили невыгодное впечатавніе перваго. Весь походъ, довольно плохо замаскированный, велся противъ человека, въ которомъ Дюрингъ заподозриль виновника удаленія его изъ лицея Викторіи и изгнанія изъ университета, именно противъ знаменитаго физика Гельмгольца. Разсказывали, что Гельмгольцъ мстилъ Дюрингу за то, что тотъ всеми силами отстаиваль право первенства открытія "эквивалентности работы и тепла" за физикомъ Робертомъ Майеромъ, испытавшимъ тяжелыя гоненія, между тімь какъ всі приписывали это открытіс Гельмгольцу. Да и самъ Гельмгольцъ считаль его своимъ. пока ему не указали на существованіе статьи Майера "Замътки о силахъ неодушевленной природы" 1842 года, за пять лътъ до появленія книги Гельмгольца "Ueber die Erhaltung der Kraft". Майеръ тъмъ болъе являлся героемъ въ глазахъ Дюринга, что долго быль жертвой недоразумений и гонений въ родномъ городке своемъ Гейльброннъ и даже долгое время сидълъ въ сумасшедшемъ домъ безъ всякаго на то основанія, какъ увъряеть Дюрингъ и онъ самъ, если причиной тому не была меланхолія, понятнымъ образомъ происходившая какъ отъ того, что не хотели признавать его заслугь, такъ и отътого, что онъ подвергался гоненіямъ со стороны органовъ патентованной науки. Вторая лекція Дюринга была вся посвящена ему самому, и серія чтеній закончилась призывомъ, довольно наивнымъ въ Германіи, къ обществу: основать частный, свободный, независимый оть государства университеть, который могь бы противодействовать интригамъ профессоровъ. Слабая сторона ненависти Дюринга къ профессорамъ, разделяемой имъ съ Шопенгауеромъ, та, что Дюрингъ самъ много лътъ стремился быть членомъ того самаго сословія, которое онъ описываеть теперь какъ состоящее чуть ли не изъ однихъ изверговъ.

Постороннему человъку трудно, конечно, судить въ этомъ дълъ. Несомнънно, однако, что Дюринга не удалили бы изъ универси-

тета, еслибы не его несчастная страсть къ ссорамъ, выражавшаяся въ безпрестанныхъ, чисто личныхъ нападкахъ на товарищей по университету, подъ конецъ даже на ихъ женъ. Слѣпой ученый съ годами сдѣлался колкимъ, недовърчивымъ и желчнымъ. Слѣдовало бы, однако, нѣсколько пощадить въ лицѣ его крупный талантъ. На бѣду его, противники его были люди, заслуги которыхъ въ наукѣ такъ безспорны и общепризнаны, что съ трудомъ вѣрилось обвиненію ихъ въ ограниченности.

Обширные труды Дюринга по политической экономіи и его "Исторія механики" пользуются большимъ почетомъ въ св'ядущихъ кружкахъ. Книга его "Значеніе жизни" содержить въ себъ глубокія размышленія, и уже потому заслуживаеть вниманія, что онъ, удрученный такимъ недугомъ, какъ слинота, не пользующийся милостями сильныхъ міра сего, горячо цінить жизнь, и сильно нападаеть на пессимизмъ философіи Шопенгауера и Гартмана. Своимъ взглядомъ матеріалиста, смелыми мыслями, богатствомъ познаній и своей різпительной формой, Дюрингь напоминаеть инъ больше всего заслуженнаго и столь же несправедливо, какъ Дюрингъ, теснимаго датскаго филолога, доктора Уессена. Но по характеру онъ не похожъ на него. Въ Дюрингв, какъ у большинства немецкихъ ученыхъ, заметна известнаго рода неуклюжесть. Гдв онъ желаеть быть безпощаднымъ, онъ становится грубымъ, а вь грубости своей переходить всякую границу приличія. Хочеть ли онъ высказать ненависть или порицаніе, онъ всегда выходить изъ границъ предмета и нападаетъ порой съ яростью фанатика. Нападки его на Лессинга, на евреевъ, на поэтовъ и мыслителей, половая жизнь которыхъ кажется ему неестественной, переходять всякую границу въроятнаго и возможнаго. Онъ сравниваеть Гартмана съ преступникомъ, казненнымъ въ Берлинъ als Mordpederast; онъ обвиняетъ Гёте въ оскверненіи личности Байрона въ лицъ Эвфоріона въ Фауств, придавая словамъ, "nur das erzwungene ergötzt mich schier", вопреки здравому смыслу, грязный оттёнокъ и дёлаетъ предположеніе, что "подобное насильственное наслажденіе было не незнакомо г-ну фонъ-Гёте". Своей страстью къ публичной брани оптимистъ Дюрингъ походитъ на пессимиста Шопенгауера, но опускается, однако, съ годами гораздо ниже его въ этомъ отношеніи. Этоть недостатокь умфренности и тонкости въ мыслитель показываеть намъ, что настоящій німецъ, при всей его учености, ръдко бываетъ способенъ представить себъ безпощадную естественность и мужественность, иначе какъ съ прибавкой грубости и неуклюжести.

Нѣсколько дней спустя, я пошель послушать для сравненія

одного изъ старыхъ, заслуженныхъ, оффиціальныхъ профессоровъ Берлина временъ Гегеля, профессора Вердера. Уже въ 1841 году левціи его привлевали массу слушателей. Серенъ Киркегорь посъщаль въ это время его лекціи въ Берлинь, и воть что онъ пишеть по этому поводу Сабберну: "Вердерь-виртуозь; онъ играетъ подобно жонглеру самыми отвлеченными понятіями и ни разу не обмолвится при этомъ, хотя слова его несутся съ быстротой молніи. Онъ сходастикъ стараго закада. Для университетской молодежи всегда полезно, чтобы у нихъ былъ такой человъкъ". Аудиторія, устроенная амфитеатромъ, была наполнена до потолка. Такъ какъ женщинамъ не дозволяется посъщать берлинскій университеть, изъ предразсудка, но подъ предлогомъ недостатка места, то вся толна состояла исключительно изъ студентовъ и военныхъ. Среди нихъ было довольно много молодыхъ японцевь, желтый цветь лица и узвіе черные глаза которыхь разнообразили типы. Къ этому такъ привыкли здесь, что не обращають на нихъ никакого вниманія. Но воть появилась маленькая фигурка 70-летняго, хорошо сохранившагося профессора въ щегольской м'вховой шинели. Черты лица его правильныя, носъ съ небольшимъ горбомъ, волосы тщательно приглажены и зачесаны на голыя мъста черена. Онъ вынулъ изъ кармана тетрадъ и приступиль къ лекціи. Предметомъ ея быль на этоть разъ "Макбеть" Шекспира. Да, онъ действительно повазался мер опытнымъ виртуозомъ діалектики, посёдёвшимъ надъ ней. Голосъ его, особенно въ началъ, звучалъ чуть слышно, но мало-по-малу, онъ началь усиливаться, не смотря на недостатокъ переднихъ зубовъ лектора, обусловливающихъ нъкоторую неясность произношенія. и ръчь его полилась и понеслась быстрымъ неудержимымъ пото-ROMB.

Это было дъйствительно виртуозное исполненіе въ старомъ стиль со страстными движеніями простертыхъ впередъ рукъ, съ немилосерднымъ крученіемъ головы по всей залѣ,—онъ закидаль нась. этотъ маленькій философъ, вопросами, отвътами, восклицаніями в восторженными возгласами. Голосъ его звучаль то ужасомъ, то переходиль въ тихій шопотъ, гдѣ рѣчь заходила о тѣни Банко, то кричаль во всю силу когда рѣчь перешла къ Макбету, и минутѣ, когда тотъ рѣшается на геройскую смерть. Это нельзя было не назвать дѣйствительно краснорѣчіемъ, хотя и безъ переднихъ зубовъ.

Онъ доказывалъ, что Шекспиръ былъ глубочайшій, основательнъйшій и геніальнъйшій поэтъ, когда-либо жившій на свъть, что изъ всъхъ трагедій Шекспира самая потрясающая, самая по-

учительная, самая трагичная—это "Макбеть" и что изъ всёхъ высокихъ, глубокихъ, великихъ и тонкихъ достоинствъ его никто ничего не понималъ, пока онъ, старикъ Карлъ Вердеръ, не прочеть о томъ своей лекцій. Мив казалось, что тёнь покойнаго Рётшера появилась за каоедрой въ то время, когда Вердеръ читаль о тёни Банко. Мы имёли дёло съ эстетикой тридцатыхъ годовъ. Во всемъ этомъ блестящемъ толкованіи не было и тёни пониманія ни исторіи, ни дёйствительности!

Последнее мое наблюдение я сообщиль одному здешнему писателю, философу, встретивь его по дороге съ лекции Вердера. "Именно этимъ-то я и восторгаюсь въ немъ, — сказаль тотъ: — сорокъ летъ читаетъ онъ свои лекции, не имен и тени поняти о исихологии, и нисколько не замечая, что это его слабая сторона. Желая сказать мне недавно что-нибудь приятное при встрече, онъ выразился такъ: — Читая васъ, такъ и чувствуещь, что въ молодости вы слушали когда-то мои лекции исихологи".

Легко смѣяться надъ тѣмъ, отъ котораго современное развитіе ушло впередъ, но глубоко прочувствованный восторгъ, съ которымъ этотъ старецъ относится къ поэзіи, имфетъ свою особую прелесть. Прочтите, напр., его лекціи о "Гамлетв", пользующіяся изв'єстной славой. Внішняя форма ихъ, не смотря на живость изложенія, утомительна, это безконечный споръ съ сотнями другихъ немецкихъ толкователей Шекспира. Каждая мысль Вердера имъетъ свой настоящій нъмецкій оттынокъ въ томъ, что не можетъ взойти, пока почва не удобрена трупами безконечнаго числа пораженныхъ теорій, но сочиненіе его полно такого благоговенія къ Шекспиру, что онъ не уступаеть въ этомъ отношеній даже Гервинусу; все время онъ такъ страшится оказаться несправедливымъ къ Шекспиру, такъ глубоко въруетъ въ органическую связь его действующихъ лицъ и выказываеть ту поэтическую отзывчивость, которая считаеть своимъ началомъ то время умственной жизни въ Германіи, когда поэзія была главнымъ интересомъ для образованныхъ дюдей.

Представитель современнаго воззрѣнія на Шекспира — не Вердеръ, а Рюмелингъ ("Schakspear-Studien eines Realisten"). У Рюмелинга мы видимъ сильное, честное желаніе изобразить Шекспира, какъ дѣйствительное историческое лицо съ его геніемъ и его слабостями; онъ срываеть съ него ореоль божества, на которое чуть не молились до Рюмелинга; онъ умѣетъ угадывать чувства, волновавшія душу поэта въ минуты творчества. Жажда жизненной правды—характерная черта современной Германіи и причина ея тріумфовъ, всегда и во всемъ руководить его.

За то мы встръчаемся здъсь съ проявленіемъ національнаго самолюбія, которое было гораздо ръже во времена Вердера, чъмъ теперь. Сравненіе Шиллера съ Шекспиромъ, какъ мы это встръчаемъ у Рюмелинга, совершенно непозволительное. Никто конечно не оспариваетъ значенія Шиллера, какъ воспитателя нъмецкаго народа, но нельзя же увлекаться имъ до такой степени, чтоби утверждать, что Шиллеру нътъ надобности гнуть передъ къмъ-нибудь свою шею; какъ поэтъ, Шиллеръ все-таки стоитъ гораздо ниже Шекспира. Если Вердеру и не достаетъ современнаго пониманія историческаго значенія поэта и психологическаго пониманія его героевъ, то онъ свободенъ отъ чрезмърнаго превозношенія собственныхъ поэтовъ и самомнънія, которыя грозять затопить Германію въ ея нынъшніе счастливые дни.

# III.

### Церковныя и духовныя дела.

2 (14) января 1878 г.

Ежедневно часовъ въ 11 угра у памятника Фридриха Великаго "Подъ Липами", противъ оконъ нижняго этажа углового, невысокаго красиваго зданія, регулярно собирается толпа и смотритъ на окна. Въ окнъ у самаго стекла въ это время неизмънно виднъется стройная фигура старика, подъ окномъ, на улицъ полицейскій, озирающійся по сторонамъ. Старикъ этотъ—императоръ Вильгельмъ. Не смотря на свои преклонные года, онъ пользуется еще довольно хорошимъ здоровьемъ, даетъ стоя аудіенціи и усердно занимается дълами, восходящими на его усмотръніе.

Въ Германіи всёмъ извёстно, что, не смотря на всеобщее глубокое къ нему уваженіе, императоръ не всегда чувствуетъ себя удовлетвореннымъ положеніемъ конституціоннаго государя, власть котораго ограничена Бисмаркомъ. Вотъ одна изъ его любимыхъ поговорокъ по этому поводу: "въ государственныхъ дёлахъ голосъ мой—голосъ тайнаго совётника 2-го класса". За то почтенный старецъ твердо рёшилъ не выпускать изъ рукъ свонхъ церковныя дёла. При случаё онъ часто говоритъ: "въ церковныхъ дёлахъ, однако, я все еще кое-что да значу". Этотъ взглядъ германскаго императора часто причиняетъ не мало хлопотъ вомногихъ отношеніяхъ. Онъ тяготитъ прежде всего его самого, такъ какъ императору Вильгельму, не смотря на все его правовёріе, не достаеть яснаго представленія о сущности его и о догматахъ, за-

щиту которыхъ онъ считаеть своимъ призваніемъ свыше. онь, какъ извъстно, реформать, но съ годами у него сложилось убъжденіе, что онъ даль, какъ онъ самъ выражается, объть лютеранства съ его ученіемъ о таинствъ причащенія. Онъ не обладаеть въ достаточной степени точными юридическими познаніями въ дёлахъ церкви и потому часто кладеть въ основу совершенно невърныя предположенія и съ свойственнымъ ему упорствомъ, благодаря которому онъ въ другихъ дёлахъ часто одерживаеть верхъ, здёсь съ трудомъ только отказывается оть своего инвнія и то лишь послв долгихъ уб'вжденій. Последствіемъ этого является часто путаница, доходящая до смішного. Но честное желаніе императора быть втрнымъ сыномъ церкви сделалось въ настоящее время особенно неудобнымъ, такъ какъ мѣшаетъ политикъ Бисмаркъ-Фалька по отношению къ церкви. Въ Берлинъ хорошо известно, какое именно дело послужило поводомъ къ оживленному обмену мыслей на утреннихъ пріемахъ, что дело это-госсбаховскій вопрось, последній узель далеко вытянувшейся нити прусской церковной политики. Извъстно, что императоръ писаль длинныя письма Герману, Фальку, что онъ старался всюду заявлять свой взглядъ, что онъ быль единственнымъ дъйствительнымъ препятствіемъ нормальному ходу этого дъла, про которое столько говорили и столько писали, и что онъ бросиль свой тяжелый въсь на чашу въсовъ церкви, ставъ на сторону церковныхъ авторитетовъ. Иначе Германъ никогда не подаль бы въ отставку, и если на это придется согласиться Фальку, то, надо надъяться, съ однимъ лишь условіемъ, что его замънятъ другимъ предсъдателемъ консисторіи такого же либеральнаго направленія, какъ Германъ. Тъмъ болье не гармонировало съ либеральнымъ духомъ этого направленія удаленіе такого духовнаго лица какъ Госсбахъ, за то, что онъ возсталъ отъ лица своего прихода противъ догмата о сверхъестественномъ зачатіи Христа. Дело еще не кончено и возможно еще, что старо-протестантамъ не удастся восторжествовать на этоть разь, такъ какъ противъ нихъ возстала съ ръдкой и дружной энергіей вся передовая нъмецкая печать; началось во всякомъ случав броженіе реакціи.

Странно было бы скрывать отъ себя, что сочувствіе, оказанное образованными классами Госсбаху, вызвано исключительно либерализмомъ идей Госсбаха, а не какимъ-нибудь изв'ястнымъ ихъ оттънкомъ. Приверженцы раціонализма въ Германіи почти исключительно прежніе поклонники ортодоксальнаго богословія. Особенно въ Берлинъ общественное мнініе отличается гораздо большей крайностью уб'яжденій, и еслибы Госсбаха не приняла

подъ свое покровительство цѣлая группа политиковъ, не признающая никакой религіи, не приняла ради принципа, какъ они говорять, то Госсбаху пришлось бы потерпѣть здѣсь позорнѣйшее пораженіе.

Въ то время, какъ нѣмецкая литература, въ цѣломъ, чужда болѣе, чѣмъ какая-либо другая европейская литература, всякаго вліянія церкви и вѣроисповѣданія, и нѣмецкое образованіе само по себѣ не проникнуто ни мало не только религіозностью, во даже деизмомъ,—въ высшихъ классахъ тѣмъ не менѣе не замѣчается враждебнаго настроенія къ существующимъ церквамъ. Восторженное стремленіе сороковыхъ годовъ ввести всюду духъ природы и науки, замѣнилось теперь какимъ-то равнодушіемъ. Господствующій тонъ современныхъ ученыхъ, есть стремленіе быть свободными мыслителями, но по возможности безъ шумихи.

Культурная борьба естественнымь образомъ породила агитацію противъ католицизма въ литературѣ свободномыслящей, но правительство далеко не раздѣляло ен идей, преслѣдуя въ данномъ случаѣ исключительно свои политическія цѣли; въ высшихъ кругахъ, собственно образцахъ общества, разумѣется, не принято относиться враждебно къ церкви. Слои общества, прамо или косвенно руководимые наукой, чувствуютъ себя пока удовлетворенными результатомъ, котораго правительство достигло своей политикой по отношенію къ церкви. Этимъ и объясняется, что попытка придать организацію свободно-мыслящимъ элементамъ Германіи не обратила на себя до сихъ поръ должнаго вниманія.

Община свободно-върующихъ была основана братьями Вислиценусъ, какъ вътвь движенія Ронге; братья эти, по свидьтельству всъхъ, знавшихъ ихъ, были люди апостольскаго духа, столью же отличавшіеся душевной чистотой, какъ и замъчательными дарованіями. Одинъ изъ нихъ умеръ, а другой стоитъ въ настоящее время во главъ дрезденской общины свободновърующихъ, одного изъ многочисленныхъ отдъленій берлинской, разсыпанныхъ по всъмъ большимъ городамъ Германіи. Берлинская состоитъ частью и, пожалуй, главнымъ образомъ, изъ болье развитого рабочаго населенія, частью изъ весьма зажиточныхъ и образованнъйшихъ семействъ. Одинъ изъ самыхъ дъятельныхъ членовъ его, извъстный Прингсгеймъ, роскошный дворецъ котораго, украшенный мозаикой работы Вернера, привлекаетъ на Вильгельмитрассе вниманіе всъхъ прітьяжихъ. Онъ одинъ пожертвовалъ уже общинь разомъ 100,000 таллеровъ.

Прошлое воскресенье я присутствоваль въ собраніи въ поміненіи общины. При входів мит вручили листокъ, озаглавленний:

"Основныя правила общины свободнов врующих въ Берлинв". Правила эти состоятъ изъ 9 хорошо проредактированных и ясно, хотя и скучно, по немецкому обычаю, изложенных параграфовъ. Привожу здёсь два изъ нихъ, самые важные, четвертый и шестой.

"Наша община признаеть религію, но подъ словомъ: религія мы понимаемъ не какое-либо отношеніе человъка къ сверхъестественному, неземному существу (Богъ) или такой же жизни (рай и адъ), но въчное, болье или менье сознательное стремленіе къ гармоніи съ окружающей насъ природой, на основаніи нашей собственной душевной гармоніи, т.-е. любви къ правдъ и совъсти".

"Съ практической точки зрвнія религія наша состоить, главнымъ образомъ, въ нравственности, въ томъ видѣ, какъ она выражается въ общечеловѣческихъ, т.-е. соціальныхъ и политическихъ условіяхъ нашей жизни; цѣль нашихъ стремленій въ познанію ваконовъ, которые управляють ими и облагораживають ихъ".

Въ концв концовъ объяснялось, что община учреждена съ цвлью воспитанія двтей, согласно ихъ собственнымъ природнымъ наклонностямъ, оберегая ихъ отъ всякой зависимости и всякаго насилія внішняго и внутренняго религіознаго характера.

Зала была наполнена семействами рабочихъ въ праздничныхъ платьяхъ и представителями и представительницами высшихъ слоевъ общества. Всего было человъкъ четыреста. Послъ духовной пъсни, похожей на псаломъ, пропътой хоромъ вяло и протяжно, на каоедру взошель настоятель общины, д-ръ Г. С. Шеферъ, и произнесъ рвчь, замвчательную во всвхъ отношеніяхъ. Полная здравыхъ разсужденій, безъ громкихъ фразъ, она была столь же поучительна, какъ и популярна. Онъ касался въ ней нравственныхъ принциповъ, вины, наказанія, раскаянія, отвътственности и т. д. Рвчь эта столько же говорила уму, какъ и чувству. Основной, глубоко-задуманной и прочувствованной мыслью ея было сравненіе безжалостной и безпощадной мести природы сь гуманнымъ идеаломъ человъческаго правосудія, на которое следовало бы обратить особенное вниманіе. Онъ превосходно показываль, какь опыть старшихь могь бы оберегать младшихъ оть нарушенія законовь природы, между тімь, какь во многихь другихъ случаяхъ почти невозможно бываетъ передать другому свой личный опыть жизни. Этимъ онъ кончилъ, и вследъ затемъ вновь была пропъта духовная пъснь, видимо изъжеланія возможно болве сохранить порядовъ богослуженія господствующей церкви протестантовъ.

Едва это кончилось, какъ поднялся съ своего мъста 40-лът- ній рабочій, который все время до сихъ поръ быль занять раз-

сматриваньемъ хорошенькихъ лицъ слушательницъ, и сообщилъ присутствующимъ съ циничнымъ выраженіемъ отвратительнаю своего лица, что чрезъ нъсколько дней состоится въ ближайшемъ клубъ безплатное чтеніе о накожныхъ бользияхъ, что представить, быть можеть, многимъ изъ ступпателей интересь въ смысть наказуемости преступленій противь природы. Мнѣ говорили, что эта личность одинь изъ вліятельнійших членовь союза рабочихъ, что онъ разбогатълъ благодаря ловкимъ спекулаціямъ, но что главный источникъ его дохода-его дома съ сомнительной репутаціей, которые онъ отдаеть въ наемъ, безъ малейшаго угрызенія совъсти на счеть цъли найма; лицо его говорило за справедливость этого разсказа. Трудно было подавить въ себъ невольную грусть, подъ впечатленіемъ явившейся при этомъ мысли: какіе люди могуть дёлаться вождями народнаго движенія, и видя передъ собой, съ какой самоувъренностью грубая сила присвонваеть себъ здъсь, какъ и всегда, то, что служить защитой и оружіемъ идеализма въ борьбъ съ закоснълымъ суевъріемъ и предразсудкомъ.

# IV.

Переговоры о вступлении Беннигсена въ министерство и неудача ихъ.
19 (31) девабря 1877 г.

Предъ самымъ Рождествомъ княгиня Бисмаркъ прівхала изъ Варцина на нівсколько дней въ свой дворець на Вильгельнштрассе для закупокъ на предстоящіе праздники. Послів долгаго 
времени, въ знакомыхъ окнахъ заблестівль огонекъ и принесъ съ 
собой надежду на возвращеніе и самого хозяина въ свою прежнюю резиденцію. Но княгиня вскорів опять убхала обратно съ 
покупками и всякая надежда исчезла. Затівмъ, неожиданно узнали, 
что вмістів съ рождественскими подарками она увезла въ Варцинъ 
и большой живой подарокъ, а именно—самого президента ландтага, Рудольфа фонъ-Беннигсенъ.

Говорили, что онъ будеть на Рождествъ охотиться на кабановъ съ канцлеромъ и не подлежить сомивнію, что охота эта дъйствительно состоялась и не одна бутылка пива и вина была опорожнена при этомъ. Условились ли они о чемъ-нибудь и о чемъ именно, еще никто не знаетъ.

Большинство избирателей въ Германіи надвется, твиъ не менве, что рождественское свиданіе Бисмарка и Беннигсена положить конецъ неопредвленному положенію, продолжающемуся воть уже два года, со дня выхода въ отставку министра Дельбрюва.

Последное время правительство не могло разсчитывать на абсолютное большинство ни въ ландтагъ, ни въ рейхстагъ; партія національ-либераловъ, самая многочисленная въ Германіи, не чувствовала и не чувствуеть, по ихъ собственнымъ словамъ, никакой симпатіи къ правительству, и діла по неволі остановились. Если Беннигсенъ сделается, какъ ожидають теперь, вице-канцлеромъ имперіи и вице-президентомъ пруссваго министерства, то Пруссія сділаєть шагь оть просвіщеннаго абсолютизма къ парламентскому образу правленія. Отпускъ Эйленбурга есть уже, важется, намекъ на это, такъ какъ Эйленбургъ-наследіе стараго прусскаго государственнаго строя и непригоденъ для настоящей новой государственной жизни. Это очень обходительный, отлично образованный, но ленивый холостявъ консервативнаго духа; обладая лучшими въ свете манерами, онъ считаетъ себя, не смотря на преклонныя лета, вечно юнымъ. Воть его подлинныя слова по этому поводу: "Я не хочу быть старивомъ, пусть я буду лучше вазаться смешнымь, чемь старикомъ". Особенно трудно было Бисмарку удалить его потому, что онъ въ большой милости у императора, а императоръ крайне неохотно разстается съ своими старыми слугами. Поэтому онъ добился только отпуска, когда требоваль гораздо большаго. Эйленбургь считается въ заграничномъ отпускъ, а между тъмъ остается по прежнему въ Берлинь. Причина этому-надежда получить пость посланника въ Петербургъ или другомъ значительномъ городъ. Но Бисмаркъ избътаетъ посланниковъ, лично и хорошо знающихъ императора, такъ какъ примъръ Арнима еще слишкомъ живъ передъ его глазами, и онъ опасается, чтобы не обощли его планы или не помъшали сверху. Вотъ почему Бисмаркъ такъ доволенъ Гогенлоэ въ Парижѣ, который почти совсѣмъ не знаетъ императора. Ожидаютъ, само собой, что временной отпускъ Эйленбурга превратится вскоръ вь решительную отставку.

Отставку получить, вёроятно, и министръ Ашенбахъ. Онъ навлекъ на себя особенную немилость Бисмарка, и тоть, по своему обыкновенію, говорить каждому встрёчному, что Ашенбахъ долженъ оставить свой пость. Одному изъ членовъ рейхстага изъ партіи прогрессистовъ онъ сказаль на-дняхъ: "на что мнё Ашенбахъ? единственное, что онъ дёлаетъ, это говоритъ длинныя рёчи въ рейхстагъ". Мнё передаваль это самъ членъ рейхстага, которому слова эти были сказаны. У Ашенбаха какое-то испуганное, немного глуповатое выраженіе лица, прилизанные волосы и длинные и узкіе, какъ шило, усы; въ лицё его видна боязнь быть вытолкнутымъ ногой изъ министерства. Недавно онъ жало-

вался въ одномъ обществъ на безперемонность и недостатокъ снисходительности великихъ политиковъ. Оно говорилъ, что у нихъ нътъ совершенно добродътелей частной живни въ политикъ. Онъ привелъ въ примъръ Фридриха Великаго, но большой вопросъ-о комъ онъ въ эту минуту думалъ. Замъщение Леонгарда Фридбергомъ не имъетъ иного значенія, какъ назначеніе помощника начальникомъ. Фриденталь, такъ превосходно управлявшій министерствомъ, не смотря на недостатокъ людей въ составъ его, въ то время, какъ Ашенбахъ, съ отличнымъ персоналомъ, съумъль только вызвать всеобщее неудовольствіе, во всякомъ случав останется на своемъ меств. Тоже самое должно ожидать и по отношению къ Фальку, настоящему олицетворению культурной борьбы; во всякомъ случав это не менве вврно, какъ и то, что останется на своемъ посту и "незамънимый" Бисмаркъ. "Незамѣнимый и невыносимый"—такъ называють его теперь его ненавистники.

Главнъйшимъ слъдствіемъ предстоящей, повидимому, переміны будеть то, что имперія получить, наконець, дійствительныя министерства. Въ настоящее время канцлеръ олицетворяеть въ себъ всъ министерства имперіи, и чъмъ далье продолжится таков порядокъ делъ, темъ сильнее будеть потрясена Германія известіемъ о его смерти, когда это случится. Если бы безчисленныя дъла его были распредълены на нъсколько лицъ, то такая потеря была бы, во всякомъ случав, менве чувствительна, чвиъ если это случится теперь. Съ этими ожиданіями и надеждами борется частью своенравная личность Бисмарка, частью союзный совъть въ лицъ министровъ отдъльныхъ государствъ, которые въ учрежденіи имперскихъ министровъ видять угрозу для себя быть подчиненными имъ, или по меньшей мъръ, быть сравненными въ правахъ. Прошедшее одно только можеть служить върнымъ предостереженіемъ грядущаго. Слова, сказанныя по случаю новаго года однимъ изъ моихъ друзей, погибщимъ въ прошлую войну, имъють смысль не только по отношению къ частной, но и къ государственной жизни: "Вы спрашиваете, скоро ли счастье ульбнется вамъ? Или грозить ли вамъ несчастье-на это я отвечу вамъ: "ваше будущее въ вашемъ прошедшемъ".

<sup>10</sup> января 1878. (29 декабря 1877).

Во внутренней политикъ нътъ никакихъ перемънъ. Беннитсенъ возвратился изъ Варцина безъ результатовъ, что было истолковано недоброжелателями его въ рейхстагъ, какъ признавъ не-

удачи свиданія. Многіе тімь не меніе предполагають, что переговоры начнутся скоро вновь. Если подумать действительно, какъ иного предстоить трудныхъ пунктовъ соглашенія, какъ напр., свободная торговля или покровительственная система, соединеніе имперскихъ министерствъ съ прусскими, то не представляется ничего удивительнаго, что переговоры затянулись. Вчера еще, однако, Беннигсенъ сказаль одному своему товарищу въ ландтагв, что все, что было условлено между имъ и Бисмаркомъ, должно считать "словами, которыя пишутся мёломъ на доске, чтобы быть стертыми рукавомъ"! Послъ совъщанія съ Ласкеромъ, онь отказался принять министерскій портфель, если не дадуть въ то же время портфелей и его товарищамъ. Національ-либералы отнеслись съ большою осторожностью и большимъ недовъріемъ въ предложеніямъ канцлера, въ образѣ дѣйствія котораго проявляется все болве и болве безцеремонность и нетерпвніе. Они желали связать его объщаніями по рукамъ и по ногамъ, оградить себя отъ опасности быть выброшенными вонъ при первомъ удобномъ случав, а онъ желалъ, какъ и всегда, сохранить за собой свободу действій, привыкнувъ къ тому, что воле его въ концъ-концовъ все-таки всв подчиняются.

Нервная раздражительность Бисмарка чрезвычайно усилилась въ последнее время. Онъ иметъ слабость принимать близко къ сердцу мелкія огорченія, особенно проявленія личной вражды къ нему. Такъ онъ весьма огорчился, когда отравили въ прошломъ году его любимую собаву. Онъ даеть вообще поводы сердить себя своимъ противникамъ. На разбирательствъ одного дъла въ судъ фигурировало письмо одного члена центра, гдв были, между прочимъ, следующія слова: "Самое важное—лишить канцлера аппетита", и мыслью этой съумбли отлично воспользоваться. Канцлеръ, действительно, потеряль аппетить и сонь, сдёлался болезнень, раздражителенъ. Не смотря на все это, онъ работаеть съ прежней энергіей. Отсутствіе его въ Берлинів, которому скоро будеть 10 мъсяцевъ, далеко не обозначаетъ отдыха. Въ только-что появившемся статистическомъ отчетв движенія почть и телеграфовъ видно, что въ 1877 году было обменено съ Варциномъ 10,400 телеграммъ и 6,500 писемъ, и все еще какое слабое понятіе даеть это о его колоссальной работв!

Кромѣ ультрамонтановъ, у него есть еще противники у самаго трона. Вчера вечеромъ, въ театрѣ, я замѣтиль въ ложѣ за императрицей маленькаго лысаго господина съ густыми бѣлокурыми усами и непріятнымъ взглядомъ умныхъ глазъ, о которомъ говорять, что онъ служитъ связующимъ звеномъ между противниками

Бисмарка при дворів, князьями безъ владіній, съ одной сторони, и Виндгорстомъ и центромъ съ другой. Говорять, что этотъ человічекъ держить въ своихъ рукахъ всів нити интригь противь Бисмарка, интригъ придворныхъ, князей и женщинъ, и что великій сокрушитель троновъ и государствъ никакъ не можетъ выбить его изъ позиціи. Его прикрываютъ слишкомъ могущественныя юбки.

Императрица и наследная принцесса смотрять на Бисмария, какъ на гордаго мажордома. Ему обязаны тріумфами и униженіями. Императрицу совершенно несправедливо обвиняли въ сиппатіи въ ультрамонтанамъ, но, повидимому, действительно верно, что безцеремонный образъ веденія культурной борьбы глубово возмущаеть ее. Князья, съ герцогомъ готскимъ, наперсинсомъ наследной принцессы, во главе, видять въ Бисмарие олицетвореніе революціи. Что это революція сверху, то это нисколько не примиряеть ихъ съ нимъ. Они стараются раздражать его тысячами мелкихъ непріятностей и, какъ кажется, прошлогодие столкновеніе его съ Штошемъ, которое удерживаеть его до сихъ поръ внё Берлина, не миновало также ихъ рукъ.

Съ своей стороны онъ явно показываетъ имъ полнъйшее презрвніе. "Сколько разъ приходилось мив, — говорилъ мив недавно одинъ выдающійся членъ рейхстага, — бывать свидътеленъ такихъ уничиженій! Онъ часто отводить на придворныхъ торжествахъ какого-нибудь политика въ сторону и спращиваетъ въ полголоса: "Кто этотъ господинъ тамъ (одинъ изъ сіятельныхъ пихъ изъ сіятельныхъ), чёмъ онъ занимается?" И когда ему шопотомъ отвъчають, что это его высочество герцогъ Г. вли князь Д., какую онъ дълаетъ гримасу! Мив самому приходилось нъсколько разъ быть соучастникомъ этихъ штукъ".

Говоря о Бисмаркъ, не слъдуеть забывать о противодъйствів, которое онъ встръчаеть при дворъ. Оно принуждаеть его являться еще большимъ консерваторомъ, чъмъ онъ есть въ дъйствительности.

Выставлять Бисмарка поборникомъ свободы, какъ то старались во время цвътущаго періода культурной борьбы, не сообразно ни съ чъмъ. Онъ еще меньшій другь свободы, чъмъ реакціонеръ изъ принципа. Уже по его прошлому нельвя ожидать въ неит особой пріявни къ парламентскому образу правленія, но для проведенія своихъ реформъ ему необходимо обезпечить себъ большинство въ рейхстагъ. Въ данную минуту ему всего пріятные было бы опереться на національ-либераловъ, такъ какъ они догое время поддерживали его и представляютъ собой самую сильную партію въ настоящее время. Если соглашеніе съ Беннигсе-

номъ не удастся, онъ обратится въ другую сторону, можетъ быть; и къ реакціонерамъ, но сміло можно быть укіреннымъ, что реакція инкогда не была и не будетъ его принципомъ.

Исторически Бисмарку принлось пережить то же самое, какъ и прежнему возстановителю Пруссіи—Пітейну. Оба принялись за діло строго консервативно, но, достигнувь власти, оба тотчасъ почувствовали, что въ состояніи выполнить свои трудныя задачи только въ согласіи съ духомъ времени. Это именно и привело къ тому, что Бисмаркъ, Готспуръ реакціонеровъ 1848 года, осуществиль программу німецкой національной партіи, что въ 1864 году онъ во многомъ сходился съ Лассалемъ и впослідствіи сділаль все, что могь, для объединенія современной Италіи; наконецъ, онъ привель въ исполненіе самыя завітныя идеи либеральной демократической партіи въ Германіи,—введеніемъ гражданскаго брака и освобожденіемъ школы отъ вліянія духовенства.

Облекая свои глубоко-захватывающія реформы въ строго консервативныя формы, Бисмаркъ лишь слідуеть старымъ традиціямъ Пруссіи. Это одна изъ особенностей Пруссіи, ноторая почти совершенно опускается изъ виду въ скандинавскихъ государствахъ. Ничто не можеть быть боліве въ дуків прусскихъ традицій, какъ проводить реформы по строго консервативной программі. Въ Пруссіи и ногами и руками открещиваются отъ каждой фразы, которая звучить хоть сколько-нибудь либерально, избігають сколько возможно всего, что не имість прецедента, но, отказываясь отъ какой-либо идеи, въ то же самое время стремятся провести ее и проводять.

Совершенно противуположное тому встръчаемъ мы въ Австріи, съ чёмъ не можеть не согласиться каждый, кто сколько-нибудь сравниваль образъ дёйствій этихъ двухъ государствь. Въ Австріи вы встрётите свободу во всемъ, но только на бумагѣ; въ дёйствительности же очень мало. Въ Австріи въ большомъ коду либеральная программа, либеральная фраза, ею любятъ щегольнуть, объ ней кричать во всеуслышаніе, но на этомъ и останавливаются.

Въ Пруссіи стращатся и избъгають всего мало-мальски революціоннаго, но въ душт и на дъл здъсь глубоко либеральны. Это видно, какъ въ большомъ, такъ и въ маломъ. Такъ, напр., и въ женскомъ вопрост. Стефанъ не былъ бы напр., прусскимъ чиновникомъ въ душт, если бы не высказывался и публично и дома противъ допущенія женщинъ въ службу на почту и телеграфъ; но самъ тъмъ не менте далъ мъсто у себя же очень значительному числу женщинъ. Подобное отношеніе мы видимъ и между духомъ отсталости и духомъ прогресса въ армін. Если офицерь обощелся жестоко съ солдатомъ и солдать жалуется — солдать всегда останется виновать, а офицерь правъ. Но мъсяцевъ черезъ пять-шесть офицера вдругъ увольняютъ безъ объясненія причинъ, или его систематически обходять каждымъ повышеніемъ, такъ что онъ принужденъ бываетъ, наконецъ, самъ подать въ отставку. Поэтому и офицеры гораздо болъе опасаются притъснять солдата, чъмъ это можно было бы ожидать при дисциплинъ, дающей съ виду такую неограниченную власть офицеру. Короче: современное лицо Пруссіи закрыто на половину ея старомоднымъ остроконечнымъ шишакомъ.

### V.

## Гансь Макартъ и "Катарина Корнаро".

3 (15) живаря 1878 г.

Съ тъхъ поръ, какъ Берлинъ сдълался столицей имперіи, здъсь много стали заботиться объ искусствъ и собраніяхъ произведеній искусствъ. Для реальнаго въ душт и жаднаго къ ученію населенія Берлина музеи играють ту же роль, какъ огромные соборы большихъ католическихъ городовъ для ихъ чувственнаго и впечатлительнаго населенія. Постиненіе по воскреснымъ днямъ Стараго музея и "Національной галлереи" замтняеть здъсь простолюдину воскресную проповъдь въ церкви. Все возрастающій интересъ народа и готовность правительства удовлетворять ему, поддерживають взаимно другь друга, и музеи, благодаря этому, обогащаются съ каждымъ днемъ.

Два новыя пріобрітенія въ Національной галлерей обращають на себя особенное вниманіе. За большія деньги удалось пріобрісти портреть Дженни Линдъ, писанный берлинсвимъ художникомъ старикомъ Магнусомъ, портретъ далеко не блестящій. Аргаства сидить въ непринужденной нозі съ обнаженными по плечо руками, сложенными на коліняхъ. Она иміветь видъ очень добродушной, милой, но незначительной особы. Если судить по этому только портрету, всі чары производилъ одинъ чудиній голось Дженни Линдъ, а не страсть и увлеченіе, звучавшія въ немъ; ея строголубые глаза довірчиво смотрять на васъ, но не выкупають вполнів недостатокъ благородства въ чертахъ ея лица. Въ глубині этихъ глазъ тайлся навіврно иной огонь!

Другое новое пріобрѣтеніе—гигантская картина Ганса Макарта— "Катарина Корнаро". Еще очень недавно она была таполовину закрыта подмостками, но и изъ-за подмостковъ видно было, что, строго говоря, она можетъ удовлетворять только требованіямъ мъста, куда ее поставили: ласкать взоръ и служить декораціей входа. Она укръплена на стънъ надъ лъстницей, все свободное мъсто которой она отлично наполняетъ своимъ полотномъ; на дняхъ ее украсили массивной золотой рамой. Она блестить всёми цвътами радуги, и, конечно, никто, чувствующій внеченіе къ новому направленію искусства, не упустить случая осмотръть внимательно эту колоссальную и надълавшую столько шуму картину. Макартъ, какъ извъстно, уроженецъ Австріи, родился въ 1840 году, и былъ въ началъ ученикомъ Пилоти, (которого "Смерть Валленштейна", укращаетъ стъны новой пинакотеки въ Мюнхенъ), но скоро далъ уже самостоятельныя работы въ духъ ультра-колоритности. Мнъ помнится анекдотъ, которий я слышалъ въ Мюнхенъ объ учителъ Макарта и Каульбаха.

Каульбахъ зашелъ какъ-то къ Пилоти въ мастерскую и разсказываль ему о картинь, которую онь задумаль изъ времень реформаціи для "Треппенгауза" берлинскаго музея. "Воть мой планъ, — свазалъ Каульбахъ: — на главномъ мъстъ я помъщу генія человъчества, возродившаго исторію; по правую руку — поэтовъ: Шекспира, Сервантеса, Боккаччіо, Петрарку и т. д.; по лівую великихъ ученыхъ: Бруно, Галилея, Ньютона и т. д.; затъмъмореплавателей, открывшихъ Америку, представителей всемірной торговли; на заднемъ планъ, навонецъ, Лютера среди представителей эпохи возрожденія и реформаціи, между Рафаэлемъ и Дюреромъ, полную гармонію гуманизма, возрожденія и реформы, а вы, Пилоти, какъ задумали свою будущую картину, что она будеть изображать"? Вместо прямого ответа, Пилоти подошель къ шкафу въ мастерской, вынуль оттуда пучекъ пестрыхъ тряповъ и занавъсей, и бросиль ихъ, смъщавъ опредъленнымъ образомъ, на полъ, и сказалъ: "вотъ приблизительно планъ моей картины".

Аневдоть этоть рисуеть немного рѣзко, но ясно, какая разница существуеть между картиной, гдѣ на главномъ планѣ идея, и картиной, гдѣ вся забота идеть о гармоніи красокъ. Въ Германіи привилась особенно первая пікола, признающая со временъ Корнеліуса до нашихъ дней одинъ только рисуновъ карандашомъ; для нихъ существуетъ, какъ будто, одинъ только № 2 Фабера; а вторая, у мюнхенскихъ и вѣнскихъ художниковъ, бросилась въ погоню за бъющими въ глаза, но безжизненными и неестественными эффектами. Первое направленіе не имѣетъ вида, второе часто безжизненно. Корнеліусъ, душа котораго не была чужда

величія, но восторги котораго были неестественны, предвіщаль новое направленіе искусства, которое должно было стремиться давать въ каждой картинъ какъ бы конспекть всеобщей исторіи. Пилоти, безспорно даровитый въ своихъ первихъ картинахъ, но всегда обращавшій подобно мейнингенцамъ на сценъ, больше вниманія на костюмь, чёмь на характеры, закончиль свое поприще картинами съ чисто балетной обстановкой (его Туснельда проходить мимо Нерона балетнымь па танцовщицы), а въ шировить полотнахъ Макарта видна скорве кисть декоратора, чвиъ душа художника. Если бы мев пришлось выбирать между этими двумя направленіями, то я отдаль бы предпочтеніе второму, потому что въ картинъ, все-таки, всегда первое кисть, говоря, я не поклонникъ ни того, ни другого направленія. Въ Макартъ во всякомъ случат нельзя не признать извъстной оригинальности; его сфера — огонь красокъ, какъ огонь костра — сфера сказочной саламандры; онъ любить пурпурь какъ философъ правду, ради ея самой. Картины его-ярко расписанныя, отличныя девораціи для столовой, но и только; тв, которыя были выставлены въ Берлинъ, положительно своего рода вакханаліи красокъ, но и здъсь ему, какъ и Пилоти, недостаеть жизни, а безъжизни нътъ творчества. Я говорю съ умысломъ: жизни, а не "души" и не "чувства", слова, которыми такъ злоупотребляють. Макарту недостаеть не идеализма, отъ избытка котораго Боже избави немецкихъ художниковъ! Пусть Макарть будеть еще много разъ чувствениве въ своихъ вартинахъ, пусть молится еще более на красоту тъл, художнику это прибавить только силь, но ему необходимо еще вдохновеніе, которое заставляеть вірить вь изображенныя иль лица, какъ въ живыя существа, а этого-то именно ему и недостаеть; картины его не вызывають иллюзіи. Костюмы его всегла выписаны лучше, чемъ фигуры, на которыхъ они одеты — это холодныя модели, которыя не дышать, не чувствують, не влекуть. Во всякомъ случав я считаю "Катарину Корнаро" Макарта неудачнымъ произведеніемъ. Въ собраніи картинъ Разцинскаго въ Берлинъ находится небольшой эскизъ красками, изображающій королеву эльфовъ, несомую по лѣсу; картина эта, не смотря на всю ея незначительность и неприглядность, показываеть несомненно въ художникъ широкую и необузданную фантазію, а этого-то здесь совсемъ и не замечають. Гигантская же картина Макарта "Корнаро" не даеть, напротивь, фантазіи ни мальйшей пищи, а ею-то и восхищаются.

Чёмъ больше смотришь на Макарта, тёмъ яснёе чувствуется въ немъ австрійскій художникъ. Въ произведеніяхъ австрійских художниковъ всегда больше чувственности и богатства красокъ, чёмъ въ прусскихъ, но менёе скромности и самостоятельности. По направленію они напоминаютъ Францію съ примёсью — у вінцевъ полновровной чувственности, и изв'єстнаго дикаго аромата д'явственной почвы у художниковъ Богеміи и Венгріи.

Въ общемъ нынешние австрійские художники более смелы и ненве строги въ своемъ искусствъ, чъмъ ихъ съверные собратья. Краски для нихъ главное; взаимное отношение половъ у нихъ нгривве, чемъ здесь. Одна изъ чисто австрійскихъ особенностей поэтическаго творчества Анастасія Грюна—пестрая, иной разъ чрезмърная образность его языка. Не мало сходства можно найти также между современными австрійскими поэтами, какъ Гаммерлингомъ, напримъръ, авторомъ "Агасоера въ Римъ" и "Сіонскаго вороля", и Макартомъ, творцомъ "Семи смертныхъ гръховъ". Вліяніе австрійскихъ условій поэзіи даеть себя скоро знать на сверныхъ писателяхъ, которые подверглись ему, какъ, напримвръ, Адольфъ Вильбрандтъ. Вильбрандтъ по рожденію мекленбуржецъ, а это одно изъ самыхъ неповоротливыхъ и холодныхъ съверотерманскихъ племенъ; его первыя произведенія носять на себ'в характерь абстрактности, свойственной свверу. Въ одной драмв изъ временъ рыцарей ("Графъ Гатерлингъ") онъ развиваетъ любовь двухъ молодыхъ людей въ теченіе цёлыхъ пяти дёйствій столь же безцевтно, какъ и Ингеманъ 1) въ своихъ романахъ. Въ комедіи "Живописцы" онъ выводить на сцену двухъ немецкихъ художниковъ, живущихъ ствна объ ствну съ молодой красивой дівушкой, и заставляєть ихъ оставаться равнодушными къ ея красотв только потому, что красавица носить очки и небрежна въ своемъ туалетв. Но воть онъ переселяется въ Ввну, женится на нъмецкой актрисъ изъ Бургъ-театра и илодомъ пребыванія его въ этомъ городв и этой связи являются "Арріа и Мессалина" и другія произведенія въ томъ же роді, которыя, намъ кажется, сворве способны произвести сильное впечатленіе, благодаря эффектности, чемъ удовлетворить жажду поэзіи. "Мессалина" Вильбрандта чисто макартовскій типъ и должна бы носить непремінно тоть же самый костюмь, какь и героиня Макарта.

Чего же недостаеть искусству Макарта вы сравненіи съ французскимъ того же направленія? Недостатокъ этоть чувствуется, когда вспоминаешь картины сверстника Макарта, Реньо. И Реньо любилъ краску вакъ краску, купался въ краскъ, но у

<sup>1)</sup> Бернгардъ Северинъ Ингеманъ (1789—1862), авторъ многихъ историческихъ романовъ, которие въ свое время пользовались большимъ усифхомъ. Прим. перев.

него все жило, все дышало... Гармонія врасовъ была доведева у него до совершенства, между тёмъ, какъ у Макарта она гремить подобно хору трубачей. Его "Саломе" на парижской виставкі была верхомъ торжества желтой краски. Стіна, у которой сидить Саломе, желтая; атласное платье ея, вуаль, все того же желтаго цвіта. Но каждой оттіновъ краски данъ такъ вірно и правдиво, что все это море желтой краски кажется лишь выраженіемъ души черноволосой, черноокой азіатки или африканки. Дивій восточный колорить сливаеть всі эти роскошние элементы въ одно гармоническое цілое. Въ "Катарині Корнаро" Макарта все разсыпается въ отдільныя, хотя и отлично вышсанныя кучки флаговъ, пурпурныхъ мантій, стоящихъ мужчить и сидящихъ женщинъ.

# VI.

Театръ. -- Г-жа Ниманъ-Раабе. -- Генрихъ Ивсенъ: "Столны общества".

Выдающееся явленіе въ области искусствь, о которомь вы послідніе дни только и было різчи повсюду, безспорно Гедвига. Ниманъ-Раабе, временно играющая въ Резиденцъ-театрів. Она появилась теперь уже въ двухъ роляхъ, очень интересныхъ, хота и схожихъ, а именно, "Дорів" и "Андреа" Сарду. Ел роля давали постоянно полный сборъ и производили всегда безъ исключенія фуроръ.

Резиденцъ-театръ въ Берлинъ — одинъ изъ самыхъ модних театровъ, благодаря энергіи, съ которой здёсь взались за дёло. Онъ пользуется такой же благосклонностью публики, какъ театръ "Gymnase" въ Парижё и театръ "Valle" въ Риме, и какъ тамъ, такъ и здёсь, въ немъ даются преимущественно лучнія комедіи новой французской школы. Чёмъ боле падають правительственные театры, вызывая лишь скуку декламаціей актеровъ, тёмъ боле чувствуется въ большихъ городахъ потребность въ сценахъ, достаточно оживленныхъ и свободныхъ, директоры которыхъ были бы достаточно предпріимчивы, чтобы брать на себя иниціативу дёла и вызывать соревнованіе со стороны правительственнаго театра, подобно тому, какъ, напримёръ, "Gymnase" вывываеть соревнованіе "Théâtre Français".

Если гдё въ этомъ чувствуется потребность, то именно здестве Берлине, где "Schauspielhaus", не смотря на правительственные ную поддержку, представляеть собой одинъ изъ посредственные шихъ театровъ въ мірё. Въ то время, какъ и "Бургъ-театръ" въ Вёнё блестять новизной и богатствомъ ре-

пертуара и замітательными исполнителями, берлинскій "Schauspielhaus" превратился подъ директорствомъ Гюльзена въ одну изътіть старыхъ плачевныхъ панорамъ расшника, которыя встрітаешь теперь обыкновенно только въ почтенной провинціи.

Въ общемъ здёсь дёло не въ недостатий таланта у артистовъ. Здесь много хорошихъ силъ, хотя и не геніевъ; но во всякомъ случав талантовъ здёсь больше, чёмъ въ королевскомъ театрё въ Копенгагенъ. Если дъло идетъ здъсь, сравнительно, а часто и абсолютно, менве успвшно, чвмъ въ Даніи, то только благодаря управленію, которое ни въ какой другой странв, не преклоняющейся передъ капризомъ монарха, не было бы терпимо и мъсяца. Что свазано императоромъ Вильгельмомъ, то свято въ Гернанін и каждое возраженіе разума отступаеть передъ послушаніемъ. Поэтому только и могъ никому не нужный придворный, отставной военный, никогда и не нюхавшій въ своей жизни пороха и им'вющій еще меньшее представленіе объ искусств'в, какой-нибудь г. Гюльзенъ, жена котораго пишеть посредственныя повъсти, получить разръшение превратить національный театръ въ свое собственное подобіе, и нъть ни мальйшей надежды на его отставку, пока сама смерть не дасть отставки ему или императору Вильгельму. Пова живъ императоръ, объ иномъ двректоръ не можетъ быть и ръчи, а режимъ Гюльзена-бездарность. Онъ не съумблъ ни составить репертуара, ни образовать автеровъ. Онь одинаково пагубно влінеть какъ на искусство, такъ и на публику и на артистовъ.

Здёсь есть даровитая и образованная актриса, г-жа Эргарть, но и она въ концъ сезона покидаетъ сцену. Есть ветеранъ сцены -старикъ Дорингъ, котораго исполненіе п'всни о блох'в въ "Фауств" дьявольски насмёшливое, одно изъ лучшихъ когда-либо слышанныхъ мной, и его-то заставляють устращать публику исполненіемъ роли Шейлока. Есть еще талантливая старушка Фрибъ-Блумауеръ и ей приходится играть въ ущербъ своему таланту въ вомедіяхъ Бенедивса, невозможныхъ ни на какой порядочной сценв. Есть еще нъсколько талантливыхъ исполнителей на вторыя роли подобно герцогу Альбъ въ Донъ-Карлосъ, и Оранскому въ Эгмонтъ. Но лучшія силы тонуть въ окружающей ихъ резонерствующей бездарности и ходульности, а граціозная женственность нівоторыхъ актрисъ, при всемъ ихъ знаніи сцены, не выкупаеть недостатковъ игры. Клара Мейеръ-очень хорошенькая, молодая актриса, очень привлекательная, но слишкомъ безцветная, чтобы создать какую-либо роль, и ей-то дають роли Клерхенъ, Гретхенъ и Доротеи въ жалкомъ переложении Топфера идилліи Гёте.

Актеръ Людвигъ, въ роляхъ первыхъ любовниковъ, отлично сложень и очень врасивь вь бёломь атласномь костюме Эгионта; онъ полонъ достоинства, когда является сь лавровымъ вънкомъ на головъ, какъ Торквато Тассо, но невозможный декламаторъ. Молодой артисть на характерныя роли, Кале, оть котораго поств отлично сыгранной имъ роли Карлоса въ "Клавиго", можно было, повидимому, многаго ожидать впереди, нисколько не подвинузся съ техъ поръ. Ему дали совершенно фальшивую въ сущности розь Нарцисса въ столь же извъстной, какъ и плохой, комедін того же имени-Брахфогеля, глупой перекройкъ "Племянникъ Рамо" Дидаро, и онъ самымъ исправнымъ образомъ опуталъ себя сътами напыщенности. Во многихъ роляхъ онъ является копіей Левинскаго въ Вѣнѣ. Онъ идеть такъ далеко въ напускной страстности, что кривить даже роть, какъ Левинскій, въ натетическихъ местахъ. Это напоминаеть китайцевъ, которые делають умышленно трещины на дорогой чайной чашкв, видя въ этомъ совершенство своего рода.

Короче говоря, просидъвъ пять часовъ на представленіяхъ въ "Schauspielhaus'ь", не выносишь ни одного свъжаго или новаго впечатлънія.

Поэтому лучше направимъ шаги наши въ Резиденцъ-театръ. Резиденцъ-театръ выстроенъ какъ и всё частные театры Берлина въ одной изъ окраинъ города, — обстоятельство, достаточно говорящее за отсутстве любви у берлинцевъ къ театру; въ Париже, напр., где участки земли въ центре города стоятъ нисколько не дешевле, чемъ въ Берлине, всё театры находятся на самыхъ бойкихъ местахъ. Дойти туда пешкомъ невозможно, такъ какъ мы сбились бы наверное съ дороги; вовьмемъ поэтому извощика. Онъ везетъ васъ туда по безконечному числу унылыхъ, однообразныхъ, но хорошо освещенныхъ улицъ, по которымъ толчется народъ и экипажи, черезъ большія, мрачныя площади, мимо сотенъ грязныхъ, сёрыхъ, скучныхъ фасадовъ домовъ и останавинвается, наконецъ, передъ неверачнымъ входомъ, ярко освещенномъ дугой гавовыхъ рожковъ. Мы у цёли.

Сарду—одно изъ любимѣйшихъ чадъ театровъ этого рода. Ожье слишкомъ высокъ, Дюма пишеть слишкомъ мало, а Сарду наименѣе поэтичный изъ нихъ, но наиболѣе предпріимчивый; онъ постоянно поставляеть новинки, требуя немногаго отъ ума слушателя, столь же мало, какъ мало требователенъ онъ къ себъ самому. Не то, чтобы онъ былъ небреженъ, — вовсе нѣтъ, но требованія, которымъ онъ старается удовлетворить и всегда удовлетворяєть, имѣютъ характеръ сценичности, а не поэзіи. Въ

произведеніяхъ его нътъ, какъ у Дюма и Ожье, идеи, которую онь старался бы иллюстрировать драматически; сюжеть его заимствованъ отовсюду, гдъ только можно, всего чаще у Дюма; но идея для него служить только средствомъ для подысканія см'влихь драматическихь эффектовъ. Какъ известно, Сарду началъ свою деятельность такъ же рано, такъ же восторженно и напыщенно, какъ и другіе; плодомъ первыхъ трудовъ его явились длинныя трагедіи, которыя никто не хотёль ставить на сцену; отличительная черта его была полнейшее презрение къ современной реальной драмъ. Когда же онъ поняль, наконецъ, что реальныя драмы скорве дадуть ему успъхъ, чвмъ трагедіи, писанныя александрійскимъ стихомъ, онъ съ ужасомъ зам'втиль, что писать первыя гораздо труднее. Чтобы воспитать себя драматически, онъ прибегнуль въ следующему способу. Онъ прочитываль авть или два какой-нибудь большой комедіи Скриба, закрываль затымъ книгу и дописываль самь следующие акты. Проработавь, такимъ образомъ, цълые годы и сравнивъ свои работы съ произведеніями стараго рутинера, онъ добился той высокой степени искусства вь подготовленіи и развитіи задуманныхъ имъ драматическихъ эффектовъ, которыми изобилують теперь всё его последнія пьесы. Оть себя уже онъ замениль мещанскую простоту Скриба-двусинсленностями второй имперіи и его обдуманную осторожность головоломной смелостью, которой все удается и которая нравится публикъ, какъ ловкій опасный прыжокъ канатнаго плясуна. Чтобы насладиться, действительно, произведеніями Сарду, всего лучше пойти посмотръть его произведенія въ "Gymnase" въ Парижъ, где дають себе время тщательно изучить даже самыя незначительныя роли его произведеній, пока он' не сділаются совершенствомъ въ своемъ родъ, и гдъ частое исполнение одной и той же ньесы придаеть цълому законченность и оживленность. Но я видъть также прекрасное исполнение его комедий и въ другихъ городахъ, напр., въ театръ Valle въ Римъ. Въ мав прошлаго года главныя роли въ его пьесахъ играли вмёстё два такіе таланта какъ Сальвадоръ и Марини. Увидевъ теперь Ниманъ-Раабе въ этой роди, я не могъ не вспомнить о Марини; вообще весьма интересно посмотръть комедіи Сарду въ исполненіи нъсколькихъ разныхъ національностей.

Публика въ Римъ обладаетъ живой воспріимчивостью и природнымъ вкусомъ, но не имъетъ литературнаго образованія. Въ Берлинъ же публика, посъщающая Резиденцъ-театръ, состоитъ, главнымъ образомъ, изъ высшей буржувзіи и людей, "до пресыщенности" образованныхъ, знакомыхъ со всей европейской литературой, симпатизирующихъ французскому элементу и предпочитающихъ пряныя вомедіи нѣмецкимъ. Но совсѣмъ отвазаться отъ своего родного они все-таки не въ силахъ.

Матеріаль, который представляють пьесы Сарду—довольно бъденъ типами. Итальянскіе артисты стремятся къ правдивому исполненію его произведеній, німцы въ опоэтизированному. Въ душт каждаго итальянца безсознательно таится жажда правдивости, въ душт нтица жажда красоты. Итальянцы не столько ищуть въ драмъ красоты, у нихъ и такъ ея довольно; нъмци же, чувствуя въ ней недостатокъ, цёнять ее чрезвычайно высоко. Итальянцы-природные актеры, а немцы неть. Все, что ни делаеть во время разговора итальянець или итальянка, мало-мальски привлекательные, съ своимъ лицомъ, своими ногами, своими руками, во всемъ виденъ вкусъ, а немецъ, какъ северянинъ, отъ природы неуклюжъ и неловокъ. Едвали можно встретить чтолибо болве изящное на сценв, чвив Сальвадоре. Его поза, каждое его движеніе до совершенства натуральны и неизмінно изящны, и это-черта, исключительно свойственная итальянцу. Воть причина, почему итальянцы чаще решаются на неизящное на сценъ, чъмъ нъмцы, и что въ Германіи больше восхищаются красотой, чёмъ въ Италіи.

Марини играеть роли героинь Сарду съ природнымъ благородствомъ. Всего менъе удаются ей мъста, гдъ требуется наивность; ей уже лъть 40 и порывы страсти выходять у нея гораздо лучше, чъмъ лепеть наивности. Тамъ, гдъ по роли она
должна была быть женщиной, а не ребенкомъ, тамъ игра ея была
поразительно правдива. Въ ней чувствуется иногда верхъ благородства, когда она отталкиваетъ, напр., въ Доръ, въ брачную
ночь своего мужа, когда онъ, подозръвая ее въ кражъ депеши,
не можетъ устоять противъ обольщеній ея красоты и хочетъ
привлечь ее въ свои объятья. Движенья ея иногда ръзки, ет
ровно ничего не значить опрокинуть порывистымъ движеніемъ
или при неожиданномъ паденіи диванъ или нъсколько стульевъ.
Но игра ея никогда не была обращена къ публикъ, она, повидимому, или забываеть объ ней или презираеть ее.

Исполненіе Гедвигой Ниманъ-Раабе ролей героинь Сарду не менте блестяще, но совершенно въ другомъ родт. Она все індепие въ душть. Она ростомъ меньше Марини, моложе и гораздо красивте. Живые голубые глаза, прелестный роть и чудные зубы, ростъ Афродиты и голосъ такъ и шепчущій ніжно и ласково: "какъ бы я была счастлива съ нимъ!" голосъ, подобный звукамъ флейты въ эти минуты и звучащій какъ арфа, когда она увтрена

уже, что любовь ея встретила взаимность — воть ея средства. Кроме того: заразительный смехь и слезы, вкрадчивость кошки и острый умь. Въ Андреа, она одинаково мила и въ своей детской безпечности, когда она надобраеть мужу разсказами про свои светскія развлеченія, и, когда глубоко-оскорбленная, она кидаеть ему упрекъ въ неверности и во лжи.

Есть и недостатки, конечно, общіе вообще драматическому некусству сівера. У публики здієсь кожа толще, чімь у латинскихь народовь и, чтобы пробить эту толстую шкуру, требуются сильныя средства. Артистка знаеть это и подчеркиваеть все и даже вдвойнів. Она играеть какь играють вь гастроляхь, не обращая вниманія на тіхь, кто играеть съ ней вмістів. У нея все намівчено, разсчитано, все игра и игра сознательная. Обозначая на морской картів направленіе теченій, употребляють всегда внакь кривой стрівлы. И вь игрів ея, какь и въ игрів всіхь выдающихся нівнецкихъ актрисъ, есть нівчто подобное; движенія ея никогда не бывають просты и прямы; извістная кривизна ихъ указываеть зрителю направленіе игры, указываеть ясно, съ удареніемь.

Торвальдсенъ прогуливался съ Рипенгаузеномъ по удицамъ Рима и жаловался ему на недостатокъ простоты въ искусствъ у нъмцевъ. "Вотъ, — говорилъ онъ, — посмотрите на эту торговку апельсинами. Если вы захотите взять апельсинъ, то вы дълайте не такъ" (онъ опустилъ руку въ корзину), "а такъ" (онъ поднялъ руку выше головы, описалъ ею большой кругъ и схватилъ въ испугу торговки апельсинъ).

(24 января) 5 февраля.

Никакая эпидемія не свирѣпствуеть въ Берлинѣ такъ сильно, какъ эпидемія "Столповъ Общества" Генриха Ибсена, и вовсе не потому, что онъ особенно извѣстенъ здѣсь, а просто по недостатку современныхъ комедій и по улыбающейся перспективѣ отсутствія гонорара автору.

Первый поставиль "Столиы Общества" театрь "Бель-Алльянсь" въ нѣмецкомъ переводѣ Вильгельма Ланге. Газеты отозвались тотчась же очень сочувственно объ этой новинкѣ. Въ то
же время поставиль ее и Штадтъ-театръ въ совершенно свободной передѣлкѣ каммеррата Іонаса. Въ "Tagblatt'ъ", газетѣ, которой онъ состоитъ сотрудникомъ по всему, что касается сѣвера,
Ибсена немножко рекламировали; эта газета—одна изъ самыхъ
рассиространенныхъ; отлично редактируемая и посвященная интересамъ Берлина, она усиѣла въ теченіе года пріобрѣсти 60,000
подписчиковъ; газета эта, не имѣя ровно нивакого представленіи о сѣверномъ поэтѣ, нашла, конечно, вполнѣ естественнымъ,

что сотрудникъ ея, Іонасъ, переработалъ произведеніе Ибсена. Извъстный театральный рецензенть ея, Оскарь Блуменбахъ, мъсяць тому назадъ пом'встиль подъ впечатленіемъ плохой пьеси Герберга замътку, въ которой говорилъ, между прочимъ, что до сихъ поръ удалось имъть успъхъ въ Германіи произведеніямъ одного только "шведскаго" поэта Бьернсона (а тотъ норвежецъ); для другихъ же (изъ которыхъ замвченъ Ибсенъ, также норвежецъ), по его словамъ лавры еще не выросли. Вслъдъ за этой передельюй въ Національномъ театре быль данъ переводъ, сделанний самимъ авторомъ въ сотрудничествъ съ г жей Клингенфельдъ. Вчера въ афишахъ появилось объявление о постановкъ той же ньесы въ театръ Остенде, въ четвертомъ переводъ; кромъ того, еще два театра готовились поставить это произведение. Такимъ образомъ, одна и та же пьеса будеть даваема въ 6-ти разныхъ театрахъ и, пожалуй, одновременно, въ одинъ и тотъ же вечеръ. Какъ жаль, что нътъ международнаго закона, который охраняль бы оть такой эксплуатаціи автора, который теперь долженъ довольствоваться одними внъшними знавами вниманія. Я почти убъжденъ, что еслибы Ибсенъ пожелалъ сдълаться членомъ общества нѣмецкихъ драматическихъ писателей, то могъ би защитить свои права; но ему пришлось бы, можеть быть, выдать тогда свой норвежскій оригиналь за переводь сь німецкаго перевода, какъ мнимаго оригинала, но съ этимъ едва ли примирилось бы его національное самолюбіе.

Всѣ только-что названные театры второстепенны. Штадттеатръ, однако, обезпечилъ себѣ отличнаго исполнителя для роли консула Берника, а именно Эмиля Гана, директора театра Викторіи, и поэтому я рѣшился посмотрѣть эту пьесу въ искалѣченномъ переводѣ Іонаса.

Чтобы сократить пьесу и обойтись, въроятно, безъ женскихролей Руммель, Гольть, Линге и др., которыя въ пьесъ не появляются болъе на сценъ послъ перваго дъйствія, 40 первыхъ
страницъ этой комедіи сокращены на 4 или на 5; въ нихъ
Гильмаръ Тённесенъ просто разсказываетъ адьюнкту Рёрлунду
исторію бъжавшаго Джона и г-жи Дорфа; благодаря этому, начало пьесы сдълалось до того глупо и безсмысленно, что смотрится съ трудомъ и такъ какъ пропущена характеристика общества обращенія на путь истины заблудшихъ овецъ, то появлене
на сценъ Лона Геселя теряетъ всякій смыслъ. Столь же остроумно обръзана вообще и вся пьеса; сокращенія въ слъдующихъ
актахъ, правда, не такъ ръзки, но опять такъ неудачны, что
трудно добиться смысла. Характеръ Гильмара совершенно вє

выясняется; изъ этой передёлки выходить, что онъ добродушный, веселый малый, котораго надуваеть Берникъ; роль Дины такъ сокращена, что сдълалась совершенно безцветной. Въ общемъ все это мало поучительно и мало интересно; но интересно и поучительно то, что въ Германіи положительно не понимають характеровь этой пьесы. Въ театръ Belle-Alliance CIOXHUX'S роль Гильмара Тённесена играется, не смотря на отсутствіе сокращеній, столь же плохо, какъ и въ Stadt-Theater. Рецензенть "Vossische Zeitung" характеризуеть эту роль, какъ роль добряка и весельчака и, очевидно, находить ее весьма симпатичной. Это происходить частью оть того, что напускная храбрость ленивыхъ натуръ, смешанная съ претензіей высоко держать знамя идей-явленіе, неизв'єстное въ настоящее время въ Германіи; главнымъ же образомъ потому, что въ Берлинћ не привыкли еще относиться съ уваженіемъ кълитературамъ севера, что одно влекло бы за собой серьезное изучение ихъ, а причину тому, въ свою очередь, должно искать въ глубокой разницъ вь образв проявленія страстей у свверянь и у нвицевъ.

Датсво-норвежсвая литература, воторой положено основаніе юмористомъ Людвигомъ Гольбергомъ, имѣеть въ основаніи своемъ сатирическое направленіе, а духовная жизнь нѣмца всегда облачается въ извѣстную форму торжественности. Поэтому въ художественномъ стилѣ нѣмцевъ обнаруживается чуткость къ возвышенному, чего совершенно не достаеть датчанамъ; въ сѣверянивѣ наобороть, замѣтна склонность къ сухому, рѣзкому юмору, котораго въ Германіи и не понимають, и не замѣчають въ сѣверныхъ комедіяхъ. Въ каждомъ переводѣ съ норвежскаго или датскаго на нѣмецкій языкъ теряется вся соль остроумія, и наобороть, всѣ выраженія для высокаго, ужаснаго и дикаго звучать крайне слабо. Воть почему пропаль и юморъ въ "Столнахъ Общества" въ исполненіи берлинскихъ театровъ.

Въ исполненіи есть, однако, многое достойное вниманія. Ганъ придаєть роли консула Берника такой отгівнокь, что все грязное, преступное и унижающее, благодаря чему типь этоть является у автора столь отвратительнымь, смигчается покровомъ світскости и изящества, которыя придаль этой роли Ганъ и спась ее тімъ оть презрінія публики. Ділалось понятно, что консуль Берникъ въ свое время слыль "красавцемъ". Какъ ни низокъ онъ нравственно, но и низкое было въ немъ изящно; онъ везді соблюдаєть хорошій тонъ, даже когда ворчить и говорить нелізости жені; говорить онъ тогда въ полголоса и какъ бы вскользь, также и въ жестокомъ обращеніи своемъ съ Ауномъ онъ грозить

ему такъ холодно и спокойно, что и эта безпощадная строгость не носить отпечатка неизящнаго. Такимъ образомъ онъ не казался подлымъ, когда подъ конецъ преступныя мысли и плани одерживають въ немъ верхъ. Его осуждаешь, но не чувствуемъ отвращенія, и талантливый исполнитель ни мало не старался туть придать преступленію сантиментальный оттінокъ или визвать состраданіе у зрителей, которыхъ возмущаеть этоть образъ...

#### VIII.

#### Пваты и поэвія.

29 января, 10 февраля 1878 г.

Мнв постоянно присылають съ сввера собранія лирическихстихотвореній, то печатныя, то въ рукописяхъ, присылають хорошія, посредственныя, невозможныя, — въ перемежку, что свядътельствуетъ о жизни, полной волненій, о мечтательной ліни или неврилой сантиментальности. На сввери есть еще спросы на лирическія произведенія, здёсь же его нёть и следа. Въ настоящее время въ Германіи появляется лишь немного лирическихъ произведеній, изъ которыхъ мало хорошихъ, а въ Берлинъ нъть почти пикакихъ. "Skizzenbuch" Павла Гейзе, появившійся передъ Рождествомъ, безъ сомнінія, самый прекрасный сборникъ лирическихъ стихотвореній, когда-либо составленний кореннымъ берлинцемъ, но родиться оно не могло здъсь: родина его югь. Песни любви не могуть взойти на здешней песчаной почвъ. Мнъ очень хотьлось бы знать: пишутся ли вообще въ Берлинъ стихи, кромъ риемованныхъ фельетоновъ Эрнеста Дома, превосходной рекламы въ безконечныхъ варіяціяхъ, гдв модный магазинъ на Leipzigerstrasse № 110 ежедневно заявляеть о своемъ существованіи, и куплетовъ, которые поются въ "Possen" на сценахъ маленькихъ театровъ: "Alle Ochsen schlacht'man, alle Ochsen schlacht'man, nur die Orthodoxen schlacht'man nicht и т. п.

Вообще здёсь и городская жизнь и духъ времени такъ мало благопріятны лирической поэзіи, что я готовъ, пожалуй, утверждать, что въ Берлинё даже школьники не пишуть стиховъ своимъ возлюбленнымъ. Юноша лётъ шестнадцати смотрить на лирическую поэзію, какъ на нёчто, имъ уже оставленное позади въсвоемъ развитіи.

Единственный изв'встный мнв зд'всь, выдающійся жрець лирической поэзіи живеть Unter den Linden и зовуть его просто
Шиндть, Пімидть изъ Эрфурга, города цв'ютовь (какъ говорить
Гоффманъ изъ Фаллерслебена). Ни у кого изъ лирическихъ поэтовь н'втъ зд'всь такого обилія красокъ, ароматовь, св'єжести и
гарионій, какъ у него; никто не ум'веть д'ялать такихъ чудныхъ
сочетаній какъ онъ. По профессіи онъ садовникъ и плоды рукъ
его на вульгарномъ языв'в именуются букетами, корвинами цв'єтовъ, гирляндами, и т. д. Для меня это гимны, п'єсноп'єнія, народныя п'єсни, элегіи и п'єсни любви, безъ сомн'єнія, лучшія въ
Берлин'є. Если ихъ и понимають разно, то это особенность, вообще свойственная произведеніямъ поэзіи. Но положительно невозможно пройти мимо его высокихъ зеркальныхъ оконъ и не
замечтаться, взглянувъ на нихъ.

Воть большой круглый, выпуклый букеть огненно-красныхъ темныхъ камелій, пітснь торжествующей красоты, которая возносится оть избытка чувствъ и пылкихъ желаній. Что за очертаніе у каждаго листа и какой грандіозный подборь аккордовъ въ художественномъ сочетаніи! Воть прямо противъ него другой букеть, тоже ивъ камелій біть снівга, окружающихъ безь строгаго порядка, но гармонично, ряды бітыхъ гіацинтовъ, между которыми блестять своими бітыми чашечками стебельки ландышей. Букеть этотъ дышеть торжественной и тихой грустью.

Воть подушка изъ цвётовъ, въ полномъ смыслё слова подушка, хотя, конечно, основой служить искусно скрытая проволочная форма. Она сплетена изъ лиловыхъ, мягкихъ и блестящихъ, какъ бархатъ, еще влажныхъ отъ росы анютиныхъ глазокъ и точно создана, чтобы служить опорой ноги прелестной женщинъ; ихъ окружаетъ бордюръ съраго, матоваго мха, съ разсвянными въ немъ листками оливы; по четыремъ угламъ опускаются гіацинты и фукціи въ виді кистей. Только въ немногихъ риемованныхъ выраженіяхъ гордой, все покоряющей любви, мы встрвчаемъ такую красоту. Воть подставка на подобіе древнегреческой лампады, сь главнаго ствола которой свёшиваются три корзиночки, одна наполненная бутонами красныхъ розъ, другая фіалками и третья бутонами б'ялыхъ розъ; она напоминаетъ прекрасную подставку для лампады, найденную въ древней Помпев, широкое основаніе которой инкрустировано серебромъ и на одномъ концъ которой стоить Вакхъ, на другомъ алтарь. Грегоровіусь написаль прелестное стихотвореніе гекзаметромъ: "Эвфоріонъ" въ честь этой редкости. Можеть быть, и три опускавшіяся лампады его были украшены цвѣтами въ тоть день, когда творець его, какой-нибудь искусный греческій рабъ, поставить его въ первый разъ на столъ своей госпожи, ожидая отъ нея въ награду свободу, а, можеть быть, и что-нибудь поболѣе. И воть среди свѣжей яркой зелени, эти сочные бутоны розъ всѣхъ цвѣтовъ—желтые, палевые, оранжевые, красно-желтые, окруженные тонкимъ роскошнымъ кружевомъ бумаги. Вамъ такъ и кажется, что вы встрѣчали когда-то въ живни женщину, похожую на этотъ букеть. Онъ вливаеть въ душу трепеть, томленіе и страсть. Что за горячая улыбка!

Замъчательно, какъ даже на манеръ связывать цвъты огражается особенность народа. Въ Парижъ, потребляющемъ ежедневно массу цвътовъ, существуетъ одинъ только типъ параднаго букета. Цвъты связываются отдъльными правильными рядами по ихъ краскамъ, каждый оттъновъ отдъльно, отдъльно синіе, красные, бълые, въ видъ огромнаго колеса. Нътъ ни малъйшей вольности, ни малъйшаго даже кажущагося безпорядка. Это классичесвій стиль Людовика XIV, въка подстриженныхъ садовъ, вичурныхъ тумбъ,—цълыя архитектуры цвътовъ и деревьевъ. Въ Германіи, напротивъ, садовникъ въ дупгъ поэтъ-лирикъ, видъ букета всецъло зависить отъ вдохновенія его или заказчика. Въ этомъ безпорядкъ одноцвътныхъ, лишь съ нъжными оттънками букетовъ видно отраженіе чисто германской поэзіи.

### IX.

#### Свалевныя торжества и бережливость двора.

6 (18) февраля 1878 г.

Въ настоящую минуту взоры всей Европы обращены на Константинополь и на Римъ. Въ Константинополь царитъ ужасъ, въ Римъ торжество и веселье. Никто, комечно, не былъ такъ наивенъ, чтобы принимать похоронную грустъ римскаго народа за меланхолію. Безпечный житель юга! Едва умолкли восклицанія печал о любимомъ монархѣ, какъ милостивыя небеса ниспослали римленамъ новый случай къ похороннымъ торжествамъ, смерть любимаго папы. Какъ тихи и спокойны въ сравненіи со всёмъ этимъ выходять даже свадебныя празднества въ Берлинъ, гдѣ кронпринцъ и принцъ Фридрихъ-Карлъ выдають каждый свою доть замужъ.

Темъ не мене очень заметно, что небеса благосилонны къ Гогенцоллернамъ. Само небо празднуеть эту двойную свадьбу. Послъ вчерапиняго чисто лондонскаго туманнаго дня, солнце блестить и грветь сегодня какъ въ мав, ни одно облачко не затемнило его съ самаго ранняго утра до поздней ночи, когда зажглась илиминація и заблестели зв'єзды на небесномъ свод'в. Точно по взаимному согласію, принарядился весь людь и гуляеть между 2 и 4 часами на "Корсо Берлина" толпой, подобной которой я не видълъ еще ни разу въ Берлинъ. Три, четыре ряда экипажей тянулись вереницей и ряды ихъ были такъ сжаты, что полиція поминутно должна была останавливать ихъ, чтобы дать пройти пешеходамъ, не нарушая порядка. "Богиня Победъ", фигура которой вчера, благодаря туману, не была видна даже съ площади, сегодня такъ горъла въ лучахъ солнца своей позолотой, что становилось больно глазамъ. Офицеры въ парадныхъ формахъ съ разодътыми въ бархать и шелкъ дамами подъ ручку; всадники, галопирующіе взадъ и впередъ по улиць; всюду, куда ни взглянешь-праздничныя улыбки и праздничное настроеніе.

Въ Берлинъ дома ръдко украшаются флагами, тъмъ веселъе казался сегодня городъ, когда всюду развѣвались длинные узкіе вакъ вымиелъ прусскіе и германскіе флаги. Въ двухъ-трехъ ивстахъ развввались даже по случаю праздника саксонскіе и ольденбургскіе флаги. Передъ огромнымъ, похожимъ на врѣпость, старымъ замкомъ, вплоть до самаго императорскаго дворца, теснилась толпа, глазвя на длинный рядъ освещенныхъ оконъ, за которыми въ эту минуту только-что начался знаменитый факельтанцъ. Это ничто иное какъ полонезъ, въ которомъ каждый кавалерь танцуеть съ восковымъ факеломъ въ рукф; его неизменно танцують здёсь при каждомъ бракосочетаніи членовъ императорской фамиліи; порядокъ при этомъ бываеть следующій: впереди всёхъ шествують молодые съ оберъ-гофмаршаломъ и всёми министрами во главъ и дълають при звукахъ музыки туръ вокругъ зала, затъмъ новобрачная танцуеть поочередно съ императоромъ и всеми принцами, а новобрачный съ императрицей и всеми принцессами. Это танецъ какъ разъ для военнаго двора: онъ утомителенъ какъ парадъ и безконеченъ какъ маневры. Хорошо, что объ невъсты получили спартанское воспитаніе, иначе этоть безконечный танець легко могь бы разстроить ихъ нервы. За жениховь нечего бояться, конечно; это два молодые лейтенанта, оба привычные къ суровой военной службь, и одинъ изъ нихъ, принцъ Мейнингенскій, является всегда первымъ въ роту. Онъ молодой человъкъ, не безъ талантовъ. Онъ знатокъ въ музыкъ, компози-

торъ, дълаетъ сообщенія въ археологическомъ обществъ, которыя затвмъ довольно предусмотрительно цовторяеть нъсколько дней спустя въ военномъ научномъ кружкъ. Онъ бережливъ, прость въ обращении и ведетъ жизнь по средствамъ. До сегодняшняю дня онь жиль вь третьемь этажь, вь неприглядной "Улиць Инвалидовъ", рядомъ съ москательщиками и жестяниками, что вызвало нъкоторое замъщательство, когда крон-принцесса вздумала сдълать ему какъ-то визитъ на домъ. Но она сама бережлива и потому умветь цвнить эту добродвтель въ другихъ. Разъ какъ-то одивъ изъ моихъ знакомыхъ засталъ во дворцъ крон-принца одного изъ молодыхъ принцевъ въ совъщаніяхъ съ портнымъ. ,Вы предполагаете, конечно, что я заказываю себъ новое платье? --- опибаетесь; мы хотимъ только передълать на мой рость одинъ изъ старыхъ сюртуковъ отца". Это совершенно во вкусв гогенцоллерискихъ традицій и нельзя сказать, чтобы традиціи эти были ужъ такъ худы или не популярны.

На прошлой недёлё въ королевскомъ дворцё было выставлено приданое молодыхъ принцессь ("trousseaux", какъ называють его здёсь по-французски). Дамы очень хлонотали о входныхъ билетахъ. Одна дама, на вкусъ и взглядъ которой я могу положиться, говорила мнё, что приданое изумительно скромно. Тё вещи, однако, которыя далъ за своей дочерью Фридрихъ-Карлъ, были тёмъ не менёе исполнены со вкусомъ. Крон-принцесса напротивъ, далъ, своей дочери вещи довольно безвкусныя и неизящныя. Но то, чёмъ завалили молодую даму, это — ботинками. Всё самыя дорогія вещи по этому случаю были подарки другихъ дворовъ.

Недавно для вятя крон-принца и его невъсты отдълали врошечный домикъ въ Потсдамъ. Ему назначенъ камергеръ, ей фревлина — вотъ и весь придворный штатъ. Этой простотой здъсь
любятъ щегольнутъ; но это далеко не одно щегольство, это одня
изъ причинъ, почему Германія сдълалась тімъ, что она есть. И
это хорошо знаютъ южно-германскія государства. Разсказываютъ
по этому поводу иногда замізчательныя вещи. Супруга посла одного
изъ этихъ государствъ бесёдовала недавно съ однимъ иностранцемъ по поводу способности съверныхъ германцевъ подчинять всецёло собственное "я" —интересамъ государства: "Лично для меня.
—говорила она, —это подведеніе своихъ склонностей подъ общую
мёрку несимпатично, но я преклоняюсь предъ духомъ самоотверженія, готоваго на всякія жертвы. Именно потому, что пруссаки пропитаны имъ до мозга костей, и сдълались они тімъ, что
они есть, а такъ какъ мы совершенно не знаемъ этого ихъ

вачества, то мы со всёми нашими милыми качествами и превратились теперь въ круглый нуль".

Тавъ говорила она объ одномъ изъ самыхъ большихъ государствъ южной Германіи, здѣшній представитель котораго ея мужъ.
Такой отзывъ—знаменіе времени. Отецъ ея былъ первымъ министромъ и принадлежаль въ числу тѣхъ, которые овазали въ
1866 году самое сильное сопротивленіе Бисмарку и питали самыя
радужныя надежды на побѣды Австріи. Фразы, произнесенныя имъ
въ свое время, часто цитируются. Дочь же его принадлежитъ
теперь въ интимиѣйшему кружку Бисмарка и одна изъ его ревностиѣйшихъ поклонницъ. Когда рѣчь зашла о Пруссіи, она
горячо сказала: "Теперь слѣдуетъ говорить "Германія"; это
замашка иностранца говорить "Пруссія", какъ бы въ противоположность Германіи".

X.

### Государственный канцлеръ.

2 (14) марта 1878 г.

Не легко было попасть на засёданіе рейхстага, гдё должень быль говорить Бисмаркъ по поводу назначенія вице-канцлера имперіи. Обыкновенно достаточно, при входё, послать свою карточку знакомому члену рейхстага, чтобы получить місто на "трибунів депутатовь"; на этоть же разъ надо было обезнечить себів билеть за нісколько дней до васёданія, да и то только наиболіве выдающіеся члены рейхстага имісля въ своемъ распораженіи по билету.

Всв мъста для публики были переполнены до верху. Въ отдельных в ложах в можно было видеть на этотъ разъ лица, которыя встрівчаень только тамъ, гді собираются сливки общества; туть были жены некоторыхь известныхь вожаковь, пришедшія сюда, чтобы послушать рёчи своихъ мужей; было нёсколько молодыхь атташе посольствь, съ длинными узкими руками, холеной бородкой и начинающейся плешью на затылке; они страшно звали, и пришли сюда, очевидно, только для того, чтобы разсказать вечеромъ, что и они сегодня были въ засъданіи рейхстага. Очень интересно сидъть на верху въ трибунъ и смотръть на врасиво освещенный сверху стеклянной крышей заль. Видно много интеллигентныхъ, много интересныхъ лицъ, нфскольво красивыхъ фигуръ, но последнихъ, однако, не много. Вотъ Фридрихъ Капиъ; у него безспорно самое открытое и светлое лицо въ зале, -- онъ сидить сгорбившись надъ бумагами; рядомъ съ нимъ Бамбергеръ, замечательно умное выражение лица котораго заставляеть забы-

вать неправильность въ чертахъ, лица и непропорціональность его худощавой фигуры. Это два друга, члены одной партіи, судьба ихъ близка другь другу. Оба были приговорены къ смертной казни въ 1848 году; но Бамбергеръ бъжаль во Францію, Кашть въ Америку; оба составили себъ независимое состояніе въ долгіе годы изгнанія, оба возвратились на родину, чтобы занять ивста въ законодательномъ собраніи. Кашть-типъ германца, съ своеобразной красотой этого племени. Бамбергеръ-космополить, еврейскаго происхожденія, но на лицъ его не видно отпечатва этой расы. Каппъ — одинъ изътъхъ людей, присутствіе которыхъ оживляеть заль. Онь действуеть на слушателей не столько своими словами. какъ всемъ своимъ существомъ, темъ, что онъ есть. Я слышалъ. какъ Бамбергеръ чрезвычайно удачно выразился о Кашть, что, глядя на него, начинаешь понимать цёну жизни. Изъ письма Людвига Фейербаха (въ біографіи Карла Грюна) видно, что Канпъ еще юношей произвель подобное же впечатленіе на великаго мыслителя.

Какъ Каппъ, такъ и Бамбергеръ занимаются литературой. Каппъ-авторитеть въ рейхстагъ относительно всего, что касается американской жизни и вопросовь эмиграціи; онъ въ своихъ историческихъ трудахъ разработаль вопросъ взаимныхъ сношеній Германіи съ Соединенными Штатами. Особенно поучительны его очерки: "Торговля солдатами германскихъ князей съ Америкой". Они отличаются яснымь, рёзкимь изложеніемь, смёлой свободой мыслей и добросовъстной точностью, но самое лучшее изъ того, что даеть самому автору такую притягательную силу: всемогущая молодость, светлый ореоль и беззаветное юношеское остроуміе, безслівдно покинули его. Бамбергеру гораздо лучше удается внести всецвло свое личное я въ свои литературные труды. Стиль его замъчательно хорошъ. И вотъ теперь, когда мы сидимъ и ожидаемъ появленія Бисмарка, мнѣ пришло на умъ его отличное, поучительное сочинение о Бисмаркъ, въ которомъ онъ старается выяснить передъ французами, по окончаніи последней войны, характеръ перваго министра Пруссін. Какъ ни устарыла теперь эта книга, она темь не мене не можеть не быть предпочтена противной, раболенной біографіи Бисмарка, составленной Гецевилемъ.

Я хорошо помню день, когда и увидёль въ первый разъ Бисмарка. Это было въ одно изъ засёданій рейхстага 1873 года. Онъ сидёль на своемъ мёстё и подписываль бумаги, которыя служитель палаты, глубово и почтительно согнувшись, принималь изъ его рукъ, и отправляль по назначенію. Видъ его быль стро-

гій и серьезный; черты лица его были мив знакомы по портретамъ, но я никогда не представляль себъ его такимъ могучимъ и бодрымъ на видъ. Вскоръ затъмъ онъ потребоваль слова. Онъ поднялся, и первая мысль, которая мелькнула у меня въ головъ, при взглядв на этого стоявшаго предо мной во весь рость великана, была: "Вотъ кого навърно выбрали бы королемъ въ Норвегін, еслибы онъ быль сыномъ ея въ средніе въка"! Онъ на несколько головъ выше другихъ людей, видно, что онъ опытенъ во всвхъ физическихъ трудахъ, онъ отлично вздить верхомъ, отличный боець на рапирахъ и превосходный стреловъ, осанка его-осанка средневъкового начальника племени. Грубыя черты лица говорять за непреклонную волю, энергичный и проницательный умъ. Мив вспоминаются слова Мериме по поводу біарицкаго свиданія съ Бисмаркомъ, что это очень любезный нёмецъ et pas du tout naif. Въ немъ нътъ ни наивности, ни сантиментальности. Онъ заговорилъ. Въ первый моменть речь его поражаеть, такъ какъ ожидаешь совсимъ другого; невольно удивмешься, что такой знаменитый ораторь не краснорычивь. Онъ какъ бы чувствуеть замещательство, ищеть слова, вертить лихорадочно карандашомъ въ рукахъ, какъ бы стараясь такимъ образомъ вытолкнуть изъ себя слова. Рѣчь его отрывиста, но поражаеть слушателя; слово какъ будто вертится у него на языкъ, онъ точно взвъщиваеть его значение, какъ бы обдумывая: не лучше ли оставить его про себя, такъ какъ его перепечатають завтра во всемъ свътъ, но нътъ, онъ находить его подходящимъ, и слово отрывисто облетаеть всю залу. Весь заль превращается въ слухъ, когда онъ начинаеть говорить. Онъ держаль ръчь собранію, состоявшему изъ абсолютнаго большинства, дружественно настроенныхъ слушателей, если не поклонниковъ, что всегда даеть оратору много шансовь на успъхъ. Онъ могь поэтому отпускать шутки безъ опасности быть не понятымъ и часто отпусваль ихъ. Ръчь шла о довольно второстепенномъ обстоятельствъ, а именно, о постройкъ новаго дома для посольства въ Петербургъ; я помню, онъ выставляль на видъ отсутствіе личной выгоды для него въ этомъ дёлё, шутливо замёчая, что самъ онъ, правда, быль много леть тому назадь посломъ въ Россіи, но теперь положительно не имъеть болъе видовъ на это даже въ самомъ далекомъ будущемъ; онъ хвалился съ шутливой улыбкой на губахъ, что заботится о постройкъ такого красиваго зданія, для "счастливыхъ своихъ преемниковъ". Послъ я много разъ слихаль Висмарка, но первое впечатление было все-таки самое глубокое. Фигура его невольно приковываеть вниманіе: грубое съ

ръзвими чертами лицо, два ряда густыхъ волосъ (брови и уси) и надъ ними огромная лысина; въ лицъ его смъщанное выраженіе бульдога и льва, вообще это типъ властелина, не встръчавшійся до сихъ поръ въ исторіи; въ чертахъ Наполеона Великаго можно все-таки найти сходство съ императоромъ Августомъ; но здъсь нътъ ничего традиціоннаго, ничето императорскаго, выраженіе лица его строгое и открытое. Маленькія ноги и очень красивыя маленькія руки выдаютъ прежняго бурша, походка его такъ же легка какъ походка балетнаго танцора. Ръзкое выраженіе энергичнаго лица смягчается по временамъ шутливой улыбкой, напоминающей прежняго кутилу и студента.

Довольно странно, что посл'в длинныхъ приготовленій къ измъненію внутренней политики, о которой говорять теперь воть уже полтора мъсяца, не было внесено въ рейхстагъ ничего болъе важнаго и замъчательнаго, чъмъ предложение Бисмарка союзному совъту предоставить императору право, если это находять нужнымъ и въ томъ объемъ, который считаютъ полезнымъ, назначить замъстителя рейхс-канцлера. Тъ, которые ожидали, что общирная власть единственнаго ответственнаго министра государства будеть раздълена между цълымъ рядомъ имперскихъ министерствъ, жестоко ошиблись въ своихъ предположеніяхъ; теперь начинають опасаться вліянія союзнаго совіта въ будущемъ чуть-ли не боліве деспотизма одного человъка. При существующихъ условіяхъ вліяніе союзнаго совъта можеть дъйствительно явиться тормазомъ для Германіи на пути развитія. Если власти его дадуть безпрепятственно развиться, то она будеть тормавить всё дёла подобно блаженной памяти франкфуртскому народному собранію. Въ томъ видъ, какъ онъ теперь существуеть, союзный совъть быль учрежденъ тотчасъ по образованіи имперіи и подъ вліяніемъ чувства братства, возникшаго на войнъ между германскими князьями, которые, изъ чувства благодарности за услуги, оказанныя Германіи королемъ Пруссіи и его первымъ министромъ, торжественно поднесли королю императорскую корону, болъе или менъе искренно, но во всякомъ случать съ bonne mine au mauvais jeu. При этихъ условіяхъ, Пруссія не могла обезпечить за собой абсолютнаго большинства въ союзномъ совете; въ чаду победъ не сомнъвались, пожалуй, что Пруссія всегда въ состояніи будеть разсчитывать на достаточное число союзниковъ. Но уже теперь, однако, въ Берлинъ глубоко сожальють, что Пруссія, въ сущности главная мощь имперіи, душа и сердце ея, представляется въ союзномъ совъть лишь меньшинствомъ. Бисмаркъ самъ по себь, конечно, не остановился бы ни передъ какимъ средствомъ, чтобы

ноправить дёло въ удобную минуту, но ему мёшаеть престарёлый императоръ, который въ душё всегда быль и есть больше человёкъ, чёмъ политикъ. Онъ чувствуеть себя связаннымъ благодарностью своимъ милымъ меньшимъ братьямъ въ Германіи, онъ благоволитъ къ нимъ и никогда не дастъ своего согласія на еще большее уменьшеніе ихъ внёшней власти въ государстве.

Національ-либералы желають въ настоящую минуту учрежденія имперскихъ министерствъ, но лишь при условіи, чтобы прусскіе министры юстиціи, торговли, иностранныхъ дѣлъ и т. д. были непремѣнно и имперскими министрами. Этимъ путемъ уравновѣсилось бы въ значительной степени невыгодное положеніе Пруссіи въ союзномъ совѣтѣ. Національ-либералы смотрять на предложеніе Бисмарка, какъ на переходную реформу въ этомъ смыслѣ, но Бисмаркъ, повидимому, не чувствуетъ ни малѣйшаго желанія получить равноправныхъ съ нимъ товарищей.

Но воть и Бисмаркъ. Онъ выглядить не хорошо, у него болежненный утомленный видъ. Грузное тело его какъ-то расплылось съ техъ поръ, какъ я видель его последній разъ; лицо его бледно съ желтоватымъ оттенкомъ, некоторыя черты лица, казавшіяся наибол'є різкими, сділались теперь дряблыми. Стоячій, ярко желтый воротникъ его мундира дълаеть лицо его еще блъднъе, еще болъзнениве. Когда онъ встаеть, то громада его тъла невольно поражаеть. Начались странныя, но поучительныя пренія, состязанія партикуляризма (союзный сов'ять), псевдо-конституціализма (рейхсканцлерь) и либерализма (съ Беннигсеномъ и Ласкеромъ во главъ), которые всъ старались поддержать законопроекть, но по разнымъ причинамъ. Министры Баваріи и Вюртемберга говорили за него, видя въ немъ окончательное отреченіе оть учрежденія имперскихъ министерствъ и надівясь, что такимъ образомъ ограничатся назначеніемъ зам'встителей государственнаго канцлера. Беннигсенъ и Ласкеръ совершенно открыто поддерживали законопроекть, видя въ немъ шагъ къ учрежденію имперскихъ министерствъ, благодаря которому союзный совъть будеть мало-по-малу оттёснень на задній плань. Бисмарвь стояль между ними и уверяль одну партію, что неть ни малейшаго основанія опасаться, другую же, что онь не понимаеть, на чемъ они основывають такія горячія ожиданія; одинъ только юркій Виндгорсть говориль непріятности каждой партіи, строя гримасы съ каоедры, и заявиль въ концов концовъ, что онъ, оберегая интересы отдёльныхъ государствъ союза, подаеть свой голосъ противъ законопроекта.

Ръчь свою Бисмаркъ произнесъ слабымъ, тихимъ голосомъ;

онъ то вставалъ, то садился, то становился позади кресла и опирался на его спинку, то приказывалъ принести себъ большую рюмку коньяку, черезъ полчаса -- другую; во время всей рвчи его и безконечныхъ передвиженій около кресла, чувствовалось, что ему не достаеть силь; ясно, что его совершенно несправедиво обвиняли нъсколько дней тому назадъ, что онъ нарочно произнесъ конецъ своей длинной ръчи по восточному вопросу, сидя, чтобы мотивировать нездоровьемъ отвазъ свой отъ приглашения на свадебныя торжества при дворъ наканунъ. Предполагали, что такимъ образомъ онъ осязательно желалъ повазать для приличія физическую невозможность для себя принять участіе въ факельтанцъ, давая тъмъ самымъ двору почувствовать немилость. Теперь, однако, я убъдился, что онъ дъйствительно боленъ. Безподобно было выраженіе лица Бисмарка, когда Гоффманъ, видя, что Бисмаркъ тщетно зоветъ слугу, бросился самъ въ припадкъ усердія и принесь ему ставанъ воды вм'єсто коньяка, приготовленнаго для него. Несколько дней спустя (8 марта) Бисмаркъ напаль на Ласкера за то, что тоть требоваль известной самостоятельности для предполагаемой должности вице-канцлера, в лихорадочнымъ движеніемъ опрокинуль рюмку коньяку, стоявшую передъ нимъ.

Ласкеръ глубоко возмущенъ теперь несправедливыми нападками Бисмарка; онъ утверждаль въ частной беседе, что чоль этимъ притворномъ порывомъ гнвва, вылившимся такимъ образомъ наружу, навёрно таится цёлый планъ. Онъ привель массу примвровъ, доказывающихъ глубокую разсчетливость Бисмарка, в утверждаль, что Бисмаркь всегда отлично владветь собою, и напускаеть только иногда видь, какой ему желателень въ данную минуту. Онъ сознался, однако, что абсолютно не понимаеть, почему именно Висмаркъ такъ напалъ на него, если причиной тому не было, быть можеть, минутное раздражение. Ласкерь не монимаеть, что Бисмаркъ всегда ненавидёль его, даже тогда, вогда пользовался его поддержкой, что онъ ненавидить его ненавистью дворянина къ "parvenu", ненавистью крупнаго пом'вщика къ образованному пролетарію, ненавистью революціонера-деспота 环 либералу, ненавистью политика - практика къ доктринеру. Бисмаркъ пользуется содбиствіемъ Ласкера, когда это ему выгодно, вавъ, напримеръ, недавно, вогда Ласкеръ оказалъ ему услугу своими нападками на Кампгаузена (единственный министръ въ духв національ-либераловъ); но въ душт онъ враждебенъ ему и чувствуеть менве всего благодарность по отношению къ нему. Онъ не простиль еще Ласкеру его стараній пом'вшать соглашенію сь

Беннигсеномъ и въ настоящую минуту онъ одинаково старается задъть какъ Ласкера, такъ и Камптаузена. Ласкеръ нападаетъ на Камптаузена за его излишнюю покорность Бисмарку. Бисмаркъ нападаетъ на него за то, что Камптаузенъ не слъдуетъ его указаніямъ вполнъ охотно и безпрекословно.

Въ первую же субботу по своемъ возвращении онъ далъ вечерь. На этихъ вечерахъ бываетъ всегда отличный ужинъ, но безъ вина. Когда онъ былъ еще министромъ, онъ устраивалъ въ концѣ вечера "Schlummerpunsch", но въ послѣдніе годы предлагаеть гостямь своимъ исключительно шиво. Это по-спартански, популярно и дешево. Приглашенія делаются почти всегда съ одной и той же цёлью: приготовить любезный пріемъ какому-нибудь непопулярному проекту. Вечеръ въ прошлую субботу можно назвать вечеромъ въ пользу налога на табакъ. Что государство страшно нуждается въ деньгахъ не смотря на милліарды, которые приплыли и уплыли, это извъстно всъмъ и каждому. Покрыть дефицить всесословнымъ налогомъ съ различныхъ государствъ союза весьма неудобно и ставить имперію въ непріятную зависимость оть мелкихъ государствъ. Поэтому Бисмаркъ хлопочеть теперь о томъ, чтобы обезпечить за имперіей достаточно крупный прямой налогь, который шель бы прямо въ имперскую казну. Къ этому подходить увеличенный налогь на табакь, который не встречаеть сопротивленія. Но Бисмаркъ стремится къ табачной монополіи, на что Камптаузенъ соглашается очень неохотно. Государству пришлось бы уплатить теперешнимъ табачнымъ фабрикантамъ вознагражденіе убытковъ, что составило бы приблизительно колоссальную сумму въ 100-120 милліоновъ марокъ, и монополизировать продажу. Становится понятно, какой ужасъ вызвало нескрываемое согласіе на этоть проекть Бисмарка въ засёданіи рейхстага, если подумать, что главный доходъ цёлыхъ городовъ, вь родъ Бремена, составляеть именно торговля табакомъ. Вечеръ въ прошлую субботу имълъ несомнънную цъль привлечь выдающихся членовь рейхстага, предполагаемыхъ или опасныхъ противниковъ, на сторону проекта красными словами и прогулками по залу подъ руку, и уговорить ихъ употребить свое вліяніе въ пользу проекта или остаться, по крайней мъръ, нейтральными.

Въ газетахъ разсказывается подробно, какъ Кампгаузенъ одинъ день быль противъ табачной монополіи, другой день за нее, и какъ слезы и рукопожатія на глазахъ у всёхъ помирили Бисмарка съ Камптаузеномъ. Надо зам'єтить, однако, что слезы принадлежать исключительно Камптаузену, и руку протянуль все онъ же, что было встр'єчено далеко не сочувственно; одинъ изъ членовъ, сидъвшій вблизи, говориль мнь даже, что Бисмаркъ взглянуль на Кампгаузена довольно сердито, когда тоть пожаль ему руку. Во-вторыхъ, далеко не было случайностью, что Камптаузенъ высказался противъ табачной монополіи и туть же быль уличенъ Бисмаркомъ въ непоследовательности. Посвященнымъ извъстно, что Бисмаркъ цълые мъсяцы рылъ яму Кампгаузену; онъ увъряль его въ общихъ выраженіяхъ, что раздъляеть его мные и искренно расположенъ къ нему; онъ поручилъ ему, въ подтвержденіе этого расположенія, прочесть противъ правилъ тронную рвчь (что собственно следовало Гоффману), и когда онъ убедился, что тоть вполнъ върить ему, онъ даль ему случай развить въ рейхстагъ его непопулярную теорію налога и подставиль ему неожиданно ножку. Дело въ томъ, что Бисмаркъ, желая во что бы то ни стало избавиться отъ Камптаузена, принужденъ быль прибытнуть къ сильнымъ средствамъ, такъ какъ императоръ вбилъ себъ въ голову, что онъ слишкомъ старъ, чтобы "мънять слугъ", вавъ онъ выражается. Върно дъйствительно, что онъ очень старъ, это замітно въ томъ, напримітрь, что онъ постоянно забываеть и вновь начинаеть во вторникъ разговоръ о дёлахъ, которыя наканунъ въ понедъльникъ были уже окончательно ръшены.

12 (24) марта.

Въ юмористическомъ листкъ "Улькъ" появился недавно рисунокъ, изображающій министровъ сидящими на скамейкъ съ Бисмаркомъ по серединъ. Бисмаркъ заняль столько мъста, упиравсь кулаками въ бока, что другіе должны были сжаться, какъ только могли; крайніе валятся на землю, остальные же еле держатся; скамейка трещитъ подъ ними, грозя разлетьться въ дребезги. Въ лицахъ ихъ можно прочесть большую или меньшую надежду на сохраненіе за собой мъста.

Теперь Бисмаркъ, такъ сказать, ссадилъ всёхъ со скамейки. Отпускъ графа Эйленбурга превратился въ рёшительную отставку; за нимъ послёдовалъ и его однофамилецъ, оберъ-президентъ въ Ганноверё. Кампгаузенъ овончательно удаленъ и преемникомъ его называють оберъ-бургомистра Берлина Гобрехта, принадлежав-шаго нёсколько времени тому назадъ въ партіи національ-либераловъ; кроміть того, Бисмаркъ далъ понять, что отставку получить и министръ юстиціи Леонардъ, замітивъ на парламентскомъ обедів, что онъ надівется уговорить его остаться на своемъ посту еще нівкоторое время, не смотря на то, что онъ, "какъ и всі прусскіе министры", усталъ и ослабъ. "Въ началів,—выразися Бисмаркъ,—всё эти господа, достигнувъ власти, принимаются за

дъла горячо, одинъ законопроектъ слъдуетъ за другимъ, но вскоръ оказывается, что имъ не хватаетъ силъ, а затъмъ они оказываются уже никуда болъе не годными".

Что касается министра торговли Ашенбаха, то и ему вчера въ ландтагѣ Бисмаркъ бросиль въ лицо такое же оскорбленіе, какъ въ рейхстагѣ министру финансовъ Кампгаузену, почему и ожидаютъ, что онъ не удержитъ за собой портфеля, какъ бы ни хотѣлось ему этого. Громко говорятъ также, что и Фалькъ подасть въ отставку, если протянутъ руку Риму, и ортодоксальный графъ Штольбергъ сдѣлается вице-канцлеромъ. Если и постараются замедлить выходъ въ отставку Фалька изъ государственнаго совѣта, то мы все-таки находимся наканунѣ новаго состава министерства.

Теперь оказывается, что Бисмаркъ предложилъ Беннигсену пость вице-канцлера, если онъ приметь его безо всякихъ условій. Но когда Беннигсенъ поставиль условіями: 1) что въ составъ министровъ войдутъ и некоторые другіе національлибералы (т.-е. Форкенбекъ); 2) чтобы отказались отъ мысли о введеніи табачной монополіи и 3) чтобы рейхстагу быль предоставленъ голосъ въ обсужденіяхъ объ употребленіи остатковъ отъ налоговъ, то Бисмаркъ согласился на обсуждение первыхъ двухъ пунктовъ, но отказался на отръзъ отъ третьяго и переговоры прервались. Потерявъ всякую надежду на національ-либераловъ, Бисмаркъ обратился теперь гораздо болье къ правой сторонъ рейхстага и хочеть, повидимому, попробовать составить себѣ партію изъ протекціонистовъ, и старыхъ и новыхъ консерваторовъ. Но такъ какъ такая партія должна, чтобы быть мало-мальски сильною, включать въ себъ и враждебныхъ, строго говоря, государству, реакціонеровъ и ультрамонтановъ, то комбинація эта представляется еще довольно проблематичною. Въ последнее время объ либеральныя партіи страны молили небеса, чтобы теперешній папа оказался такимъ же упрямымъ, какъ и прежній, такъ какъ . это обстоятельство считается, какъ національ-либералами, такъ и прогрессистами, необходимъйшимъ условіемъ, при которомъ культурная борьба можеть достигнуть благопріятныхъ для Германіи результатовъ; между твмъ, папа начинаетъ, повидимому, высказывать теперь разумную умъренность и quasi - примирительное настроеніе, какъ то видно изъ письма его германскому императору. Поэтому опасность для либеральныхъ партій и идеямъ грозить не малая. Было бы безъ сомивнія въ высшей степени странно. еслибы на глазахъ нашихъ партіи, наиболее стремившіяся къ объединенію и наибол'є сділавшія для него, принуждены были

явиться принципіально оппозиціонными. В'єрно одно, что Германія никогда, со времени столкновенія, не была такъ далека оть парламентскаго образа правленія, какъ теперь.

Жизнь течеть здёсь болёе, чёмъ когда-нибудь, подъ гнетомъ просвёщеннаго абсолютизма; министры падають, какъ мухи, министры назначаются, а рейхстагь не при чемъ, и въ концё концовъ ни одинъ министръ не въ состояніи ужиться съ Бисмарконъ болёе года или двухъ. "Нельзя не отдать дань уваженія Бисмарку,—говорять многіе,—но служить съ нимъ—слуга покорный!" Быть министромъ въ одно время съ Бисмаркомъ кажется большинству тёмъ же, что быть тріумвиромъ съ Цезаремъ или консуломъ съ Бонапартомъ во Франціи, и люди съ убёжденіями отказываются отъ этой чести.

Подъ шумокъ всего этого было отпразднована 22-го марта 1881 годовщина императора, ее отпраздновали подъ волненіемъ самыхъ разнообразныхъ страстей. Почтенный старецъ принужденъ былъ "перемѣнить слугъ" въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ онъ самъ или кто-либо могъ ожидать. Надъ празднествомъ лежало тяжелое настроеніе, чему способствовала еще холодная погода и рѣзкій восточный вѣтеръ.

Со времени своего возвращенія въ прошломъ мѣсяцѣ въ Берлинъ, Бисмарвъ произнесъ уже нѣсколько большихъ рѣчей въ рейхстагѣ, по восточному вопросу (7—19 февраля), по поводу табачной монополіи (14—26 февраля) и вице-канцлерства (21 февр.—5 марта и 24 февр.—8 марта). Характернѣе всего собственно первая изъ нихъ, такъ какъ рѣчи его всегда производять наибольшее впечатлѣніе, когда онъ касается внѣшней политики. Такъ онъ несравненно выше въ той роли, въ которой онъ держить себя съ такимъ тактомъ по отношенію къ Россіи, чѣмъ въ своей парламентской тактикѣ съ національ-либералами. Макківвелизмъ можетъ оказаться необходимымъ, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ положеніи, но восхищаться имъ можно лишь тогда, когда онъ грандіозенъ.

Ни въ какомъ случав, однако, причину указанной нами разницы не следуетъ искать въ большей или меньшей способности Бисмарка владеть собой. Не смотря на вспышку горячности, Бисмаркъ, повидимому, одинаково хорошо владелъ собой, и нападая на Ласкера и отвечая на запросъ по восточнымъ деламъ. По крайней мере, депутатъ Шнегансъ, который имель вместе съ другими депутатами Эльзаса аудіенцію у Бисмарка, по поводу преній по эльзась-лотарингскому вопросу 8-го марта, т.-е. тот-

часъ же послѣ сцены съ Ласкеромъ, говорилъ, что не нашелъ въ немъ и слѣда раздраженія. Депутатамъ Эльзаса было очень непріятно, что они должны бесѣдовать съ канцлеромъ какъ разъ въ ту минуту, когда, по всѣмъ вѣроятіямъ, можно было ожидать, что онъ раздраженъ и не въ духѣ; тѣмъ пріятнѣе были они поражены, когда застали его въ отличнѣйшемъ расположеніи духа, спокойно курящимъ свою трубку. На основаніи этого, Ласкеръ, пожалуй, былъ правъ, называя раздраженіе Бисмарка напускнымъ. Сравнивъ этотъ случай со многими другими, я долженъ, однако, сказать, что, по моему мнѣнію, канцлеръ когда онъ говоритъ въ рейхстагѣ, способенъ, съ одной стороны, разгорячиться, до страстности, которую онъ, дѣйствительно, въ эту минуту переживаеть, съ другой же стороны, какъ бы ни кипѣла въ немъ злоба, онъ все-таки въ состояніи тотчасъ овладѣть ею, разъ она не нужна ему болѣе, и тогда она дѣйствительно покидаетъ его вполнѣ.

Чвиъ болве обдумываю я это обстоятельство, твиъ удачиве кажется мив отвъть Бисмарка на запросъ по восточному вопросу. Въ другихъ странахъ отвътъ на такіе запросы представляетъ обывновенно мало интереса, потому что или запросъ этотъ заранъе бываеть заказань, или же министрь, къ которому онъ обращень, старается отвётить на него въ самыхъ общихъ, ничего необъясвиющихъ фразахъ. Но все это не во вкусв Бисмарка и вотъ почему отвъть его ожидался съ такимъ нетеритніемъ. Конечно, онъ не выдаль никакихъ политическихъ тайнъ. Я слышаль отъ членовъ рейхстага, что когда они пожелали имъть отъ него извъстія по министерству иностранныхъ дёлъ, которыя въ другихъ конституціонных государствах обыкновенно печатаются, то онъ отвътиль имъ очень добродушно: "Если вы непременно хотите, то я сь удовольствіемь велю публиковать нісколько "синихь" книгь, но что вы при этомъ выиграете? — Само собой разумъется, что публикованы будуть только подходящія депеши". Тімь не меніве нельвя не удивляться искусству, съ которымъ онъ, осуждая роль посредника съ мечомъ въ рукв между двумя враждебными государствами и отстаивая свою роль "честнаго маклера", старается всячески щадить самолюбіе Россіи въ то время, какъ вся политика его къ тому только и направлена, чтобы вырвать у нея добычу Санъ-Стефанскаго договора.

Когда Беннигсенъ и Генель пожелали узнать отъ него: удобно ли будетъ ему, если они сдёлаютъ запросъ, то онъ даль отвётъ, что это ему, комечно, не будетъ удобно и онъ предпочелъ бы, чтобы это было сдёлано враждебной стороной, потому что онъ тогда отвётилъ бы отказомъ. Теперь же онъ явится на засёданіе и дасть отвъть на запрось. Онъ воспользовался случаемъ надъть на себя личину честнаго маклера, чтобы дать Россіи возможность принять, безъ слишкомъ большаго для нея уничиженія, его неизбъжное съ ходомъ событій, посредничество.

Въ восточномъ вопросв онъ, само собой, поддерживаетъ всюду, гдъ возможно, Австрію. Говорять, что еще въ 1866 году въ Никольсбургъ, онъ отвътиль тъмъ, которые совътовали ему воспользоваться возможно более плодами победь: "Австрія нужна намъ для Востока" и уже въ 1867 г. предложилъ Австріи союзъ, на который не согласился, однако, Бейсть. Я знаю навърно, что онъ давно уже совътовалъ Австріи занять Боснію подъ предлогомъ, что государство не можеть допускать безпорядковъ на своей границь, которые вызываются возстаніемь въ Герцеговинь. Въ то время онъ былъ очень недоволенъ, что его не послушались. Онъ выразился при этомъ по своему обыкновенію образно. "Еслибы у императора было хоть на каплю мужества, то онь зналь бы, что ему нужно сдёлать; ему стоило бы только надёть свой былый мундиръ, състь на коня и проскакать по улицамъ Пешта; онъ навърно привлекъ бы всъхъ на свою сторону; но онъ не довъряетъ никому, потому что знаетъ, что никто не довъряетъ ему, онъ быль и будеть-плохой другь и злой врагь" (еів schlechter Freund und ein böser Feind). Этоть далеко не придворный языкъ о такихъ высокопоставленныхъ особахъ свидътельствуеть о непреодолимой страсти къ откровенности у Бисмарка, одной изъ выдающихся элементовъ его сложной натуры. Едва ли существуеть въ Европъ владътельная особа, о которой онъ не выразился бы у себя на дому подобнымъ же образомъ. На большомъ парламентскомъ обеде, напр., онъ разсказывалъ о встрече своей съ Наполеономъ при Седанъ; въ началъ своей ръчи онъ придерживался оффиціальнаго тона: какъ онъ увидёль недалеко оть себя императора, спрытнуль сь сёдла и отдаль честь, какъ обратился къ нему съ почтеніемъ: "Sire!" и т. д., какъ убъдительно старался уговорить его величество вернуться къ войскамъ ("намъ въдь всего пріятнъе было бы отдълаться отъ него и заключить съ нимъже миръ"), но вдругь онъ перемениль тонъ и громко воскликнуль: "негодяй быль слишкомъ трусливъ!" ("Der Lump war zu feige!").

Выраженіе это слишкомъ жестоко; то, что Бисмаркъ предлагать Наполеону, было неисполнимо; онъ могь возвратить себъ тронъ только при помощи штыковъ Германіи. Слово "негоди" вообще не подходить къ тому, кого Бисмаркъ при другомъ случав назвалъ "une ronde incapacité méconnue" (великая непра-

знанная бездарность): Наполеонъ еще до Седана былъ уже надномленъ физически. Я видълъ его какъ-то весною 1870 года,
когда онъ медленно шелъ, маленькій, больной, съежившійся по
галіереямъ Лувра, чтобы посмотръть вновь отдъланный залъ; по
сторонамъ его шли два камергера высокаго роста, на которыхъ
онъ опирался, напоминая собой турецкаго султана или толькочто вставшаго съ постели больного. Оба придворные казались, въ
сравненіи съ нимъ, великанами, хотя были не много болъе средняго роста. Прибавьте къ этому еще блъдное, безжизненное, какъ
маска, лицо подъ чернымъ цилиндромъ, тусклые глаза и закрученные въ шпильку усы!

Мольтке даль весьма тонкое описаніе наружности Наполеона III, тонкое особенно потому, что многое можно прочесть между строкъ, какъ онъ самъ говорить въ своихъ нарижскихъ письмахъ. Онъ пишетъ въ 1856 г. "Я представлялъ себъ Наполеона выше ростомъ; онъ кажется лучше верхомъ, чвмъ стоя. Что меня поразило-это постоянная почти неподвижность его лица и безжизненность, могь бы я, пожалуй, сказать, глазъ. Любезная, даже добродушная, пожалуй, улыбка, преобладаеть въ его лицъ, мало напоминающемъ собой черты наполеонидовъ. Чаще всего можно видъть его сидящимъ совершенно спокойно съ согнутой немного на бокъ головой, и это-то спокойствіе, никогда не покидающее его даже въ самую критическую минуту, и импонируеть, вероятно, всего боле подвижнымь французамь. Въ частной жизни онъ держить себя очень просто и въ разговоръ виказываеть даже некоторое замешательство. Онъ императоръ (empereur), но не властитель".

Чувствуещь невольно, что Мольтке съумъть понять Наполеона. Бисмаркъ втянуль его въ игру, завлекъ его въ съти, скрутиль его по рукамъ и ногамъ и уничтожилъ. Какую жалкую фигуру долженъ былъ онъ представлять собой въ тотъ достопамятный сентябрьскій день, когда все было для него потеряно, рядомъ съ титаномъ въ бъломъ кирасирскомъ мундиръ!

Это была встрвча настоящаго съ прошедшимъ, посредниковъ Европы до и послв 1866 г.: сынъ Гортензіи съ мистической верой кесаря въ свою звезду, авантюристъ съ династическими традиціями, императоръ плебисцита съ молчаніемъ сфинкса на устахъ для прикрытія недостатка решимости, защитникъ національностей, занявшій Римъ войсками, соціалисть на троне, употреблявшій войска противъ народа же, это быль на половину современный человекъ, на половину внукъ великаго Наполеона, мечтатель, "великая загадка", лунатикъ, холодный, бездушный,

флегматичный деспоть, жестовій и сладострастный, мягкая, общительная натура, мечтатель идей, наполеоновскихъ идей, какъ онъ ихъ называль, съ великими цёлями и, при недостаткъ ихъ, съ стремленіемъ къ престижу, т.-е. ослёпляющему самообману, вообразившій, что въ бранденбургскомъ политикв онъ встрытить ученика своей школы; и онъ, этоть человъкъ "дъйствительности, (въ томъ смыслѣ, какъ употребляеть это слово Гёте), который чувствоваль подь собой больше твердую почву, чвить кто-либо вы Европъ, тотъ, который преслъдовалъ всегда ясныя цъли, вибиралъ всегда върныя средства и которому до сихъ поръ удавалось все, ръшительно все! Онъ-эта стихійная сила, этоть древній туръ девственныхъ лесовъ Германіи, собравшій въ себе въ теченіе тысячельтій разумъ двынадцати мужей и мощь сорова ишліоновъ людей. Когда въ Германіи глубокая тина засосала все и вся, онъ мужественно впрягся въ колесницу, разомъ двинуть ее и помчаль съ неудержимой силой по ровной дорогъ: подъ колесами ея онъ смялъ теперь цёлую имперію.

Но я началь говорить о прямоть Бисмарка въ отзывахъ его о царствующихъ особахъ. Онъ одинавово свободно выражается, какъ объ особахъ германскихъ, такъ и иностранныхъ дворовъ. Множество мелкихъ анекдотовъ, которые передавали мнъ люди, слышавшіе ихъ изъ устъ самого Бисмарка, рисують его манеру говорить болбе, чемъ какой-либо изъ опубликованныхъ его отзывовъ, которые мив приходилось читать. Одному изъ моихъ знакомыхъ онъ сказалъ у себя за столомъ: "Вы найдете у меня всякую водку, какую только пожелаете. Россійскій императоръ прислаль мнѣ въ подарокъ цѣлую коллевцію, и я долженъ признаться, что неохотно сажусь объдать, не выпивъ рюмку водки. Въ прежнее время я всегда находилъ, объдал при дворъ, у своего прибора графинчикъ съ водкой. Но нъсколько времени тому назадъ, я въ одинъ прекрасный день не нашель его болбе. Одна очень высокопоставленная особа выразилась какъ-то противъ допущенія водки за ея столомъ. Ничего не подозръвая, я говорю лакею: "водки"! "Водки нътъ, ваше сіятельство!" "Принеси!" "Ея императорское величество запретил подавать за об'єдомъ водку". "Ахъ, воть что! Принеси ми тогда рюмку ликеру!" Минуту спустя рюмка была передо мной. Я нью: водка! Я смотрю съ удивленіемъ на слугу; но тоть продолжаеть сохранять непроницаемо подобострастный видь. Воть видите, что значить имъть протекцію у лакеевь. Я всегда быть друженъ съ ними. Если сверху меня и дразнять иногда, зато снизу относятся во мнв всегда благосклонно".

Въ Берлинъ достаточно извъстно, что онъ выражается еще рвзче о престарвломъ императоръ, называя его "упрямой клячей" ("ein stetiges Gaul"), которую невозможно заставить перескочить известную черту, или еще, какъ онъ сказалъ, напр., одному моему знакомому: "Ворохъ непріятностей вні дома, а дома вдобавовъ нередко целыхъ четыре глупыхъ письма отъ императора". Императоръ Вильгельмъ знаетъ объ этомъ, но такъ какъ ему известна и горячая, прямодушная преданность Бисмарка имперскому дому, и Бисмаркъ оффиціально держить себя всегда безукоризненно, то онъ и прощаеть ему эти ръзкости. Все это къ тому же не болъе какъ вспышки избытка силъ, необузданности прежнихъ дней, сглаженной большими усиліями въ послъдующей жизни, побороть которую совершенно, не смотря на все его дипломатическое притворство, было Бисмарку, безъ сомнинія, гораздо трудиве, чвит это думають. Отзывы эти особенно отличаются своимъ юморомъ. Этотъ юморъ придаеть разсвазамъ его оттеновъ добродушія, насмешки надъ самимъ собой, которыя проглядывають такъ же въ юношескихъ письмахъ его къ сестръ и видимо не чужды ему и въ зръломъ возраств. Какъ-то составлялись приглашенія на одинъ изъ его большихъ вечеровъ; при этомъ кто-то изъ присутствующихъ изъ партіи прогрессистовъ решился сделать при имени одного изъ приглашенныхъ следующее замечаніе: "Будеть неудобно, если ваше сіятельство пригласите этого человева, да онъ и не придеть; въ 1847 году вы глубоко оскорбили его въ ландтагъ, и если вы забыли объ этомъ, то онъ не забылъ". Бисмаркъ задумался немного и сказалъ: "Пригласите его и сважите ему отъ меня, что тогда я быль не боле какъ глупый юнкеръ, онъ придетъ". Воть образчивъ той милой простоты, которой онъ привлекаеть къ себъ столько сердецъ и онъ никогда при томъ не упускаетъ случая привлечь къ себъ всякаго, кто только имъеть хоть какой-нибудь голось въ общественномъ мивніи. Очень поучительна въ этомъ отношеніи маленькая исторія, которую онъ разсказаль своимъ гостямь объ одномъ молодомъ человевь, маъ Австраліи, купцё, какъ кажется, немце по происхождению, который предпринялъ путешествіе въ Европу, чтобы взглянуть на отечество своихъ родителей и увидеть его веливихъ людей. Онъ сначала осаждалъ Мольтке своими посъщеніями, не быль никогда принять и подъ вонецъ, какъ кажется, едва не былъ спущенъ съ лестницы, благодаря своей навязчивости. Совершенно упавъ духомъ, онъ рѣшился отправиться въ Бисмарку, объясниль лакею цёль своего посвиденія и къ удивленію своему тотчась же быль принять. Это

было какъ разъ передъ объдомъ Бисмарка. Канцлеръ встрътилъ его чрезвычайно любезно, просиль състь и разспрашиваль объего родинъ, о путешествіи, неудачъ у Мольтке и пр. и развеселивпись, глядя на эту комичную и наивную натуру, вдругь поразиль его приглашениемъ отобъдать у него въ Вильгельминстрассе совершенно по домашнему. Гость, не въря ушамъ своимъ, былъ, конечно чрезвычайно польщенъ такимъ приглашеніемъ, и чувствуя себя постепенно все болве и болве дома, двлался все смёлёе и смёлёе въ своихъ выраженіяхъ, восторгахъ и желаніяхъ. Рвчь запіла о сраженій при Кёнигсгрецв. "А цвла ли еще фуражка, которая была на вашемъ сіятельстві во время этого сраженія?" "А что?" "Я счель бы за большую честь, если бы получиль ее на память". Тотчась подзывается лакей, и отдается приказаніе отыскать въ шкафу гдё-то въ гардеробной ту-то и ту-то старую фуражку. Ее принесли, завернули въ бумагу и вручили гостю. Разговоръ коснулся франко-прусской войны. — "Целы ли еще у вашего сіятельства сапоги, которые были на вась въ сраженін при Седанв?" "А что, вы и ихъ желали бы получить?"— "Если это не будеть непріятно вашему сіятельству, я быль би чрезвычайно польщень такой честью; сапоги и фуражка эта могли бы послужить основаніемь коллекціи; можно будеть основать въ Мельбёрнъ музей". Бисмаркъ, который въ эту минуту готовъ быль на все, зоветь лакея, даеть ему необходимыя приказанія, и черезъ несколько минутъ приносится пара старыхъ более или менъе подлинныхъ седанскихъ сапогъ. Полчаса спустя послъ вофе и ликера, австраліець удаляется, блаженствуя отъ вышитаго отличнаго вина и небывалыхъ милостей канцлера, съ фуражкой вь одной и сапогами въ другой рукв, готовый посвятить остатокъ дней своихъ на прославленіе доблестей канцлера въ пятой части света.

Пройдеть еще нъсколько лъть и будеть существовать цъла литература о Висмаркъ, въ которой онъ сдълается предметомъ самыхъ тщательныхъ психологическихъ и политическихъ изученів. Весьма странно, что никто не подумаль воспользоваться письмами и ръчами Бисмарка, изданными Гецекилемъ, чтобы дать характеристику его какъ человъка. Интересно было бы изобразить, какъ онъ является геніемъ, съ далеко не нъмецкими особенностями его, на страницахъ исторіи Германіи, какъ проводить свою шумную молодость въ попойкахъ, игръ въ кости, кутежахъ и дуэляхъ; его первое смълое поприще юриста, офицера ландвера, землевладъльца и члена ландтага, его дъятельность какъ юнкера прус-

ской армін, строго религіознаго въ духв "Крестовой газеты"; его приверженность одно время къ Австріи, приверженность на столько глубокая, что онъ готовъ быль бы даже на подчиненную роль Пруссіи, лишь бы одержать верхъ надъ революціей и демократіей. Онъ идеть такъ далеко въ это время, что оправдываеть даже уничиженіе при Ольмюцъ. Исполненіе обязанностей посла при союзномъ совътъ выдечиваеть его навсегда отъ всякихъ намозій на счеть союза съ Австріей, и весь второй періодъ его общественной жизни есть приготовленіе къ разрыву съ Австріей и къ победе надъ ней. Какая благодарная задача обрисовать, какъ онъ готовилъ войну наперекоръ всёмъ и всему, какъ онъ рвшается на нее и заставляеть Австрію объявить ее; какъ онъ заставляеть Францію, путемъ надеждъ, объ исполненіи которыхъ онь и не думаеть впоследствіи, смотреть сложа руки на эту войну, и какъ онъ изъ жестокаго и холоднаго, но вернаго политическаго разсчета, такъ связываетъ Россію, озлобленную съ крымской войны на Австрію, обязательствами, что она предоставляеть ему полную свободу действій. Воть опять онъ трудится въ промежутев отъ 1866—1870 года надъ созданіемъ и упроченіемъ сверо - германскаго союза, преддверіемъ къ имперіи: онъ изолируетъ Францію, какъ ранбе изолировалъ Австрію, старается и достигаеть учрежденія имперіи и обезпечиваеть ей миръ, не смотря на воинственный задоръ сосёдей. Его безцеремонность въ средствахъ-несчастіе своего рода, особенно въ виду того, что она имветь последователей. Онь, быть можеть, несчастіе для Европы, но чудовищная мощь для своего народа, представляя собой одинаково грозную, какъ соединяющую, такъ и разъединяющую силу. Его практическій геній превращаеть новую Германію въ его собственный образъ и подобіе. Во многихъ отношеніяхъ, какъ реальныхъ, такъ и умственныхъ, заметно вліяніе его ръзкаго и увъреннаго въ себъ практическаго генія. Одинъ старикъ-ученый, который одно время руководиль раскопками въ Олимпіи, говорилъ мнв: "даже въ археологіи въ молодомъ поколеніи заметно вліяніе Бисмарка".

Съ чисто теоретической точки зрвнія Бисмаркъ не стоить на высотв німецкой культуры. Богатая німецкая философская лите ратура не иміла на него, повидимому, ни малійшаго вліянія.

Нельзя сомиваться въ искренности его частыхъ упоминаній о глубоко-христіанской въръ его въ Бога, въ евангеліе и пр. Онъ называеть себя: "ein strafgläubiger Christ" (христіанинъ, не мудрствующій лукаво). Въра его показываеть, если можно такъ выразиться, такую же напряженную выправку, какъ солдать

при видѣ полковника, проѣзжающаго вдоль фронта. Тѣмъ не менѣе, невольно спрашиваешь себя: въ состояніи ли онъ понимать Гёте?

По моему, нътъ; во всякомъ случат Гёте не имълъ на него никавого вдіянія. Я не помню, чтобы онъ хоть разъ привель въ своихъ ръчахъ слова Гете. Шиллеръ ему скоръй по душь; но нъть сомнънія, что ни одинь поэть такъ не близокъ его душв, какъ Шекспиръ. Онъ родился и выросъ въ то время, когда Шевспиръ быль кумиромъ романтиковъ и проникъ къ семейному очагу всёхъ и каждаго въ Германіи. Онъ глубоко изучиль его и постоянно цитируеть; но изъ всёхъ шекспировскихъ типовъ любимый герой его, повидимому, Готспоръ, самое же любимое мъсто въ "Генрихъ IV", навърное то, гдъ Готспоръ описываетъ ярость, въ которую онъ пришель, когда, запыленный, законченный пороховымъ дымомъ, окровавленный, онъ принужденъ былъ въ пылу битвы на Хольмдонскомъ пол'в давать отчеть прилизанному придворному кавалеру. Это мъсто Бисмаркъ приводить въ одной изъ своихъ рвчей, какъ рисующее собственныя его чувства, когда онъ, въ самомъ пылу политической деятельности, всю трудность которой никто въ рейхстаг в себв и представить не можетъ, принуждень бываеть вдругь давать отчеть первому встрачному парламентскому вритику. Если Бисмаркъ читаетъ Шекспира охотиве чвиъ Гете, то это не случайность: онъ самъ-живое шекспировсвое лицо.

Сравнивая Мольтке и Гёте, этихъ двухъ геніальныхъ и мощныхъ представителей новой Германіи—нельзя не замѣтить, какъ въ личности Мольтке, никогда въ своихъ сочиненіяхъ не цитирующаго Шекспира, но за то очень часто древнихъ писателей, постоянно проблескиваетъ что-то античное, въ немъ самомъ какъ будто свонцентрировалась и вылилась наружу та частица алинскаго духа, которая всосалась, мало-по-малу, въ нѣмецкую цивилизацію и, благодаря которой, цивилизація эта ушла такъ далеко и такъ быстро впередъ; между тѣмъ, какъ Бисмаркъ, не имѣющій ничего общаго съ духомъ древней Эллады, напротивъ сворѣе можетъ намъ казаться, олицетвореніемъ древняго германскаго духа, общаго въ своей колыбели для нѣмцевъ и англичанъ, съ его неукротимой энергіей и дѣятельной силой.

Что представляеть собою Бисмаркъ для Германіи? Желізную перчатку, которую выковали для Геца Ф. Берлихингена, когда ему отрубили руку. Цілое столітіє Германіи недоставало живой силы, силы правой руки; затімъ у нея явился желізный канцлеръ, желізное орудіє, которое своимъ безчувствіємъ и твердостью возвратило гиганту его прежній бодрый видъ. Но рука эта чужда

собственно тѣлу и гиганть, который владѣеть ею, потому только и пользуется ей, что онъ калѣка.

Представляеть ли собой Бисмаркъ счастіе для Германіи, если онь и не благодітель рода человіческаго? Вопрось гораздо боліве сложный, чіть это кажется съ перваго взгляда. Онъ для Германіи тоже, что отличные, очень сильные очки для близорукаго. Для близорукаго большое счастіе, что у него есть такіе хорошіе очки, но гораздо большее несчастіе для него, что онъ вообще нуждается въ нихъ; глаза єго слабівоть день ото дня.

Бользнь Бисмарка чрезвычайно странная. Ето домашній врачь сказаль на дняхь: "місяць тому назадь онь быль совершенно здоровь, но досада, что ему не удалось получить разрішенія оты императора дійствовать энергичніе противь требованій Россіи, такъ сильно подійствовала на его нервную систему, что онъ сильно занемогь", отзывь, который даеть объясненіе многому и помимо самой болізни Бисмарка.

Другой врачь, знающій его очень хорошо, выразился объ его болъзни такъ: "Онъ боленъ безъ сомнънія, кровообращеніе его неправильно, а что у него ростеть животь, также не признакъ здоровья. Его прямой видъ при оффиціальныхъ появленіяхъ положительно напускной, онь не въ состояніи поддерживать его въ частной жизни. Но чего всего болъе ему недостаеть, это какого-нибудь грандіознаго діла, которое опять потребовало бы оть него всвхъ его силъ. Пусть обстоятельства дадуть ему опять какую-нибудь геркулесовскую работу, и вы увидите, что это все, что ему нужно, чтобы быть здоровымъ". Разсказываютъ, кромъ того, что онъ недавно въ частномъ разговоръ самъ сравнилъ себя съ усталымъ охотникомъ, который после долгихъ трудовъ опустился въ изнеможеніи на землю и нам'вренъ совершенно прекратить охоту, какъ вдругъ мальчишки загонщики дають знать ему, что замвченъ огромный кабанъ, и темъ заставляють проснуться въ немъ опять всв силы. Что составило бы для него въ настоящее время особенную прелесть-это, по собственнымъ его словамъ, "хорошенькая охота на кабановъ" (eine ordentliche Sauhetz). Кто-то говориль мнъ, что онь имъеть теперь въ виду взяться за соціальный вопросъ.

Задача: "Бисмаркъ" можетъ быть поставлена такъ: Допустивъ даже, что онъ всегда видитъ дальше, чъмъ другіе, какъ далеко, однако, можетъ идти навязываніе благодъяній народу?

П. Г.



## милый другъ

Повъсть Гюн-дв-Монассана.

## **V** \*).

Прошло два мѣсяца; наступалъ сентябрь, а быстрое обогащеніе, на которое надѣялся Дюруа, все еще не приходило. Его главнымъ образомъ безпокоило нравственное ничтожество его положенія и онъ не видѣть, какимъ способомъ доберется онъ до тѣхъ высотъ, на которыхъ находять уваженіе, власть и деньги.

Онъ чувствоваль себя замкнутымъ въ ничтожномъ реместь репортера, замурованнымъ въ немъ, такъ что и выхода не предвидълось. Его ценили, но держали на почтительномъ разстояни. Самъ Форестье, которому онъ оказывалъ тысячи услугъ, не приглашалъ его больше обедать и вообще обращался какъ съ подчиненнымъ, хотя и продолжалъ быть съ нимъ на ты, какъ пріятель.

Время отъ времени Дюруа, правда, удавалось пом'встить статью-другую, и такъ какъ онъ теперь набилъ себ'в руку, то не рисковалъ больше, что статью забракуютъ.

Но отъ этого и до того, чтобы стать властнымъ сотрудникомъ и писать хроники, когда только ему вздумается, или же печатать политическія статьи, было такъ же далеко, какъ ёздить по Булонскому лёсу кучеромъ или же бариномъ. Всего больше, унижало его то, что онъ чувствоваль, что двери свёта для него заперты, что у него нётъ свётскихъ знакоиствъ, что

<sup>\*)</sup> См. выше: марть, стр. 245.

онь не проникъ въ интимность женщинъ; хотя нѣсколько из-. вѣстныхъ актрисъ и принимали его съ корыстными цѣлями.

Онъ зналъ, впрочемъ, по опыту, что всё онё чувствовали къ нему странное влеченіе, внезапную симпатію и ему было досадно, что онъ не могъ познавомиться съ тёми, которыя могли ему быть полезны.

Очень часто онъ подумываль сдёлать визить m-me Форестье, но воспоминаніе объ ихъ послёднемъ свиданіи ему было обидно и, кромѣ того, онъ ждалъ приглашенія отъ мужа. Наконецъ онъ вспомнилъ про m-me де-Марель; она вёдь приглашала его къ себѣ и онъ рѣшилъ отправиться въ одно прекрасное утро, когда ему нечего было дѣлать.

— Я всегда дома до трехъ часовъ, — говорила она ему.

Онъ позвонилъ у ея дверей въ половинъ третьяго.

Она жила въ улицъ Вернель, въ пятомъ этажъ.

На ввоновъ отворила дверь горничная довольно растрепанная, подвязывавшая передникъ, отвъчая ему:

— Да, барыня дома, но я не знаю, встала ли она.

И отворила дверь въ гостиную.

Дюруа вошель. Комната была довольно большая, скудно меблированная и безпорядочная на видь. Кресла старыя и полинялыя стояли вдоль стёнь въ томъ порядкё, какой имъ придавала прислуга, и ни въ чемъ не было видно руки изящной женщины, которая любить свой intérieur. Четыре жалкихъ картины представляли барку на рёкё, корабль на морё, вётреную мельницу на равнинё и дровосёка въ лёсу, и висёли криво и косо на стёнахъ.

Видно было, что хозяйскій глазь давно уже не слёдить за ними.

Дюруа съть и сталь ждать. Онъ ждаль долго. Затьмъ дверь отворилась и m-me де-Марель вбъжала въ красномъ пенюаръ, крича:

— Представьте, что я еще была въ постели. Какъ это мило съ валией стороны, что вы меня навъстили, я была увърена, что вы меня забыли.

И она протягивала ему об'в руки съ восхищеннымъ видомъ, а Дюруа, которому жалкій видъ салона придаль храбрости, поц'в-ловалъ у ней руку, какъ, онъ вид'влъ, это д'влалъ Норберъ де-Вареннъ.

Она просила его състь и, оглядъвъ съ головы до ногъ, промолвила:

— Кавъ вы перемънились! Вы стали гораздо эффективе. Пре-

бываніе въ Парижѣ послужило вамъ въ пользу. Ну-съ, разсказивайте мнѣ новости.

И они тотчасъ же принялись болтать, какъ старые знаконые, чувствуя, что между ними сразу устанавливается какая-то фаинліарность, то дружеское довёріе, которое заставляеть подружиться въ пять минуть личности одного характера и одного пошиба.

Вдругъ молодал женщина умолкла и съ удивленіемъ вам'втила:

- Какъ странно, что я съ вами такъ разговариваю, мев кажется, что я уже десять лътъ съ вами знакома. Мы непремънно подружимся, хотите?
- Разумъется, отвъчаль онъ съ такой улыбкой, которая была гораздо многозначительнъе словъ.

Онъ находиль ее вполнъ соблазнительной въ этомъ красномъ пенюаръ. Она была менъе изящна, менъе женственна, нежем m-me Форестье въ бъломъ пенюаръ, но болъе пикантна.

М-те Марель болтала безь умолку, разсыпая блестки дешеваго остроумія, которымъ щеголяла. Онъ слушалъ ее, думая:— слёдуеть запомнить все это; можно было бы написать восхитительныя хроники парижской жизни, слушая ея болтовню.

Въ эту минуту тихонько постучались въ дверь, черезъ которую она вошла, и она закричала:

— Войди, милочка.

Появилась маленькая девочка, прямо подощла къ Дюруа и протянула ему руку.

Удивленная мать пробормогала:

— Да это настоящая побъда! я ее просто не узнаю.

Молодой человъкъ поцъловалъ дъвочку, усадиль ее возлъ себя и сталъ ее серьезнъйшимъ образомъ разсирашивать о томъ, что она подълывала съ тъхъ поръ, какъ они не видълись, а она отвъчала тоненькимъ голоскомъ и съ степеннымъ видомъ вврослой особы.

На часахъ пробило три. Журналистъ всталъ.

— Приходите почаще, —просила m-me де-Марель, —мы поболтаемъ какъ сегодня; я всегда буду вамъ рада; но почему васъ больше не видно у Форестье?

Онь отвічаль:

— О, очень просто! у меня было очень много дёла все это время. Я надёюсь, что мы какъ-нибудь снова тамъ увидимся?

И онъ вышель, преисполненный какихъ-то неопредъленныхъ надеждъ, самъ не зная, почему.

Онъ не сказаль Форестье про этоть визить, но храниль въ душтв воспоминание о немъ и не могъ выбросить изъ головы этой женщины. Мысль о ней его преследовала, какъ это бываеть, когда проведещь съ кемъ-нибудь несколько пріятныхъ часовъ. Точно находишься въ чей-то власти: ощущеніе смутное, неопределенное и восхитительное, потому что таинственное.

Черезъ нѣсколько дней онъ вторично отправился съ визитомъ. Служанка ввела его въ гостиную и тотчасъ же появилась Лорина. Она уже не руку протянула ему, а подставила свой лобикъ и сказала:

— Мамаша поручила мнѣ попросить васъ подождать. Она еще не одѣта. Я пова буду съ вами.

Дюруа, котораго забавляли церемонныя манеры дівочки, отвічаль:

— Отлично, я очень радъ побыть съ вами, но долженъ васъ предупредить, что я совсёмъ не серьезный человёкъ, я играю цёвый день и предлагаю вамъ играть въ кошку-мышку.

Дъвочка остолбенъла отъ удивленія, потомъ улыбнулась, какъ бы это сдълала вврослая надъ мыслью, которая ее шокируеть и удивляеть.

- Въ комнатахъ нельзя играть, отвъчала она.
- Мнъ все равно; я вездъ играю; ловите меня.

И онъ принялся вертёться вокругь стола, подстрекая ее, чтобы она его ловила; но она тихонько ходила за нимъ съ снисходительной и въжливой улыбкой и протягивала по временамъруку, чтобы схватить его, но не удостоивала бёгать.

Онъ останавливался, нагибался и, когда она приближалась неръшительно и медленно, вдругъ подскавивалъ вверху, точно былъ на пружинахъ, и однимъ прыжкомъ перелеталъ на другой конецъ гостиной. Эго ее забавляло и она смъялась, гоняясь за нимъ все живъе и живъе, испуская веселые, хотя и боязливые крики, когда ей казалось, что вотъ-вотъ она его поймаетъ.

Онъ перестанавливаль стулья, устраиваль баррикады, заставлять ее вружиться на мёстё. Теперь уже Лорина бёгала взаправду, увлеченная игрой, щеки ея разгорёлись и въ ту самую минуту, какъ она собиралась поймать его, онъ схватиль ее на руки и подняль къ самому потолку, крича:—попалась, мышка!

Восхищенная дівочка дрыгала ножвами, стараясь вырваться, и сміналась оть души.

М-те де-Марель, войдя въ эту минуту, остановилась въ остолбенъніи:

— Какъ! Лорина играетъ! ну, вы настоящій волшебникъ, m-r Дюруа.

Онъ опустилъ на полъ ребенка, взялъ руку матери и поцъдовалъ.

Они съли, ребеновъ между ними. Они котъли разговаривать. но Лорина, обычно такая молчаливая, теперь опьяненная игрой, болтала безъ умолку, какъ сорока, и ее пришлось отослать въ дътскую.

Она повиновалась безъ возраженій, но со слезами на глазахъ. Какъ скоро они остались одни, m-me де-Марель понизила голосъ:

— Вы не знаете, у меня одинъ планъ въ головъ и я разсчетываю на васъ. Вотъ въ чемъ дъло. Такъ какъ я каждую недълю объдаю у Форестье, то время отъ времени отплачиваю имъ объдомъ въ ресторанъ. Я не люблю принимать гостей у себя; у меня домъ поставленъ не на такую ногу, къ тому же я ничего не смыслю въ хозяйствъ, въ кухнъ, ровно ничего. Я живу попросту, безъ затъй. Поэтому я приглашаю ихъ время отъ времен объдать въ ресторанъ. Но когда мы бываемъ только втроемъ, намъ совсъмъ не весело, а у насъ нътъ общихъ знакомыхъ. Я вамъ говорю это, чтобы объяснить приглашеніе, которое иначе показалось бы вамъ страннымъ. Вы понимаете, не правда-ли, что я прошу васъ присоединиться къ нашей компаніи въ субботу въ сабе Ришъ въ половинъ восьмого. Вы знаете въдь этотъ ресторанъ?

Онъ съ радостью приняль приглашеніе. Она продолжала:
Мы будемъ только вчетверомъ; настоящая partie carrée. Для насъ
женщинъ, непривычныхъ къ трактирной жизни, такія parties de
plaisir очень пріятны.

На ней было надъто темно-коричневое платье, мастерски сшитое и кокетливо и соблазнительно обрисовывавшее всю ея стройную фигуру. Дюруа быль смутно удивлень, даже смущень, — хога и не могь бы объяснить почему, — этой дисгармоніей между изписствомь ея туалета и явной небрежностью всей обстановки.

Все, что касалось непосредственно ея тела, носило следи очевидных в заботь и стараній, но квартира и ея убранство ее видимо не интересовали.

Онъ разстался съ ней, унеся съ собой, какъ и въ прошлый разъ, неотступное ощущение ея присутствия, какъ бы галющинацию чувствъ. И съ нетеривниемъ сталъ ждать званаго объла.

Вторично взявъ на прокатъ фракъ, такъ какъ средства все еще не позволяли ему купить его, онъ первымъ прибылъ на мѣсто свиданія, за нѣсколько минутъ до назначеннаго часа.

Его провели во второй этажъ въ маленькій салонъ, обтянутый краснымъ, и единственное окно котораго выходило на бульваръ.

На четырехугольномъ столъ, покрытомъ бълой и такой блестящей скатертью, что она казалась точно лакированной, стояли четыре прибора, хрусталь, серебро весело сверкали, озаренные пламенемъ двънадцати стеариновыхъ свъчей въ двухъ большихъ канделябрахъ.

Дюруа съль на низенькій дивань, обитый, такъ же какъ и стіны, краснымъ; ослабшія рессоры такъ сильно опустились подънить, что ему показалось, что онъ проваливается въ яму. Онъ слышаль все время глухой шумъ, какъ это всегда бываеть въ большихъ ресторанахъ: стукъ посуды и быстрые шаги гарсоновъ, хотя и смягчаемые коврами, протянутыми по корридорамъ, хлошанье дверями, отголоски голосовъ людей, объдавшихъ во всёхъ этихъ узкихъ салонахъ.

Вошель Форестье и пожаль ему руку съ ласковой фамиліарностью, съ какой никогда не обращался съ нимъ въ редакціи Vie-Française.

— Объ дамы сейчась пріъдуть,—свазаль онь.—Тавіе объды бывають всегда очень веселы.

И затёмъ оглядёль столь, велёль потушить одинь газовый рожокъ, притвориль окно, опасаясь сквозного вётра, и выбраль себё такое мёсто, гдё бы не дуло, объявляя:

— Я должень быть крайне осторожень; мий было лучше въ продолжение цилаго мисяца, а воть теперь опять стало хуже въ последние дни. Я, должно быть, простудился во вторнивъ, выходя изъ театра.

Дверь отворилась и вошли об'в молодым женщины, въ сопровождении метръ-д'отеля, закутанныя, подъ вуалями, съ той скромной и таинственной манерой, которую он'в принимають въ такихъ мъстахъ, гдъ рискуешь встретиться съ двусмысленными людьми.

Дюруа раскланялся съ m-me Форестье и она побранила его за то, что онъ не быль у нея; потомъ прибавила, кивая съ улыбвой въ сторону своей пріятельницы:

— Такъ, такъ; вы мив предпочитаете m-me де-Марель; для нея у васъ есть время.

Послѣ этого всѣ сѣли за столъ и метръ-д'отель подалъ Форестье карту винъ, а m-me де-Марель сказала ему: —Подавайте этимъ господамъ то, что они потребують, а мы будемъ цить только шампанское замороженное и, разумѣется, сладкое. Ничего другого не нужно кромѣ шампанскаго.

Когда метръ-д'отель вышелъ изъ комнаты, она объявила съ возбужденнымъ видомъ:

- Я хочу напиться сегодня вечеромъ; я хочу полировать. Форестье вавъ будто не слышалъ и спросилъ:
- Вамъ все равно, если я закрою окно; у меня въ последніе дни опять грудь заложило.
  - Да, да, пожайлуста.

Онъ закрыль окно вплотную и вернулся на свое место съ успокоеннымъ, просветлевшимъ лицомъ.

Жена его ничего не говорила и казалась разсвянной; устремивъ глаза въ столъ, она улыбалась рюмкамъ и стаканамъ той неопредъленной улыбкой, которая какъ будто объщала много, но лишь съ тъмъ, чтобы ничего не сдержать.

Принесли остендскія устрицы, маленькія и жирныя, походившія на какіе-то ушки въ раковинахъ и таявшія во рту, точно соленыя конфекты.

Послѣ супа подали форель, нѣжную и розовую, какъ дѣвичье личико, и объдающіе принялись болтать.

Сначала разговаривали объ одной сплетив, ходившей но городу: о томъ, какъ одну свётскую женщину пріятель ея мужа накрыль въ отдёльномъ кабинете ресторана, обедающей съ одникъ иностраннымъ принцемъ.

Форестье очень смёнлся надъ этой исторіей, но об'в женщини называли подлецомъ и негоднемъ нескромнаго болтуна. Дюруа поддержаль ихъ и громко провозгласилъ, что порядочный человекъ, будеть ли онъ дёйствующимъ лицомъ, пов'вреннымъ или простымъ свидётелемъ въ такого рода дёлахъ, обязанъ быть нёмъ, какъ могила!

Онъ прибавилъ:

— Какъ жизнь была бы полна пріятныхъ вещей, еслиби ин могли разсчитывать на безусловную скромность другь друга. Что останавливаеть часто, очень часто, почти всегда женщинь, это страхъ, что ихъ тайна разоблачится.

Потомъ прибавиль, улыбаясь:

— Послушайте, развъ это неправда? Сволько женщинь поддалось бы внезапному желанію, неожиданной трихоти, мимолетной любовной фантазіи, если бы онъ не боялись поплатиться непоправимымъ скандаломъ и горькими слезами за кратковременное счастіе.

Онъ говорилъ съ заразительной убёдительностью, точно защищалъ чье-то дёло, свое личное дёло, точно хотёлъ сказать:— Вотъ ужъ со мной нельзя бояться ничего подобнаго, попробуйте только.

Онъ объ глядъли на него, ободряли взглядомъ, находили, что

онъ хорошо говорить и върно, и ихъ молчаніе было знакомъ согласія въ томъ, что податливая нравственность парижановъ недолго устояла бы передъ тайной.

А Форестье, почти растинувшись на дивант, поджаль подъ себя одну колтинку и, завъсившись салфеткой, чтобы не испачкать рубашки, объявиль внезапно съ убъеденнымъ и свептическимъ смъхомъ:

— Еще бы, нёть! разумёется, всё бы здорово закутили, если бы могли разсчитывать на тайну. Бёдные, бёдные мужья!

Они заговорили о любви. Не донуская, чтобы она была вёчной, Дюруа признаваль однако любовь прочную, влекущую за собой нёжную дружбу и довёріе! Чувственный союзь должень запечатлёть собою союзь душть. Но онь негодоваль на придирчивую ревность, на драмы, сцены, взаимным оскорбленія, почти всегда сопровождающія разрывъ.

Когда онъ умолкъ, т-те де-Марель провозгласила:

— Да! это единственное счастіе въ живни и мы часто портимъ его невозможной требовательностью.

М-те Форестье, игравшая ножемъ, прошептала:

— Да, да, корошо быть любимой.

И, казалось, продолжала мечтать, думала о вещахъ, которыхъ не ствиа высказать.

Въ ожиданіи слёдующихъ блюдъ, онё попивали щампанское и грызли ворочку хлёба, отломанную отъ маленькихъ, круглыхъ хлёбцевъ. И желаніе любви мало-по-малу входило въ ихъ душу, опьяняло ихъ, вакъ и вино, важигавшее мало-по-малу кровь и мутившее умъ.

Принесли бараньи котлеты, нѣжныя, воздушныя, окруженныя густымъ слоемъ спаржи.

. — Чорть побери! какъ вкусно! — вскричала Форестье.

И они медленно том, наслаждаясь нъжнымъ мясомъ и спаржей, таявией во рту, какъ сливки.

Дюруа продолжаль:

— Я, когда полюблю женимну, то для меня ничего въ мір'є не существуеть, кром'є нел.

Онъ говориль это съ глубовимъ убъжденіемъ, воспламеняясь при мысли о наслажденіяхъ любви, мерещившихся ему въ то время, какъ онъ утональ въ кулинарныхъ наслажденіяхъ.

М-те Форестье объявила со своимъ видомъ недотроги:

— По моему, нътъ высшаго счастія какъ первое пожатіе руки, которымъ спрашивають: любите ли вы меня? — и отвъчають: да, люблю!

М-те де-Марель, только-что осущивши залиомъ бокаль шанпанскаго, весело проговорила, ставя бокаль на столь:

— Я менъе платонична.

И всв разсмъялись съ одобреніемъ.

Форестье растянулся на диванъ, расвинулъ руви и уперса ими въ подушку дивана, говоря:

— Такая откровенность дёлаеть вамъ честь и доказываеть, что вы женщина практическая, но можно спросить:—что думаеть на этоть счеть г. де-Марель?

Она медленно пожала плечами, съ безконечнымъ пренебрежениемъ и отчеканила:

— У г. де-Марель на этоть счеть нѣть никакого мнѣнія. У него есть только... одно только воздержаніе.

И разговоръ, спустившись съ высокопарныхъ высоть люби, вступилъ въ сферу игривыхъ нескромностей. Принесли жаркое, куропатокъ и перепеловъ, залъмъ зеленый горошекъ, страсбургскій пирогъ и саладъ.

Они всего этого повли, не замвчая, поглощенные разговоромъ о любви.

Теперь уже объ молодыя женщины откалывали такія штуки, что только держись: m-me де-Марель со свойственной ей отвагой, смахивавшей на вызовъ, а m-me Форестье съ такой скроиностью въ голосъ, взглядъ, улыбкъ, которая только рельефнъе выдавала, вмъсто того, чтобы смягчать, рискованныя вещи, высказываемыя ею.

Форестье, развалившійся уже совсёмь безь церемоніи на диванё, хохоталь, пиль, ёль и порою выкрикиваль такое словечко, что женщины конфузились и нёкоторое время вели себя сдержаннёе.

И позволивъ себъ какую-нибудь совсъмъ неприличную выходку, онъ же объявляль:

— Отлично, дъти мои, не стъсняйтесь. Если вы будете продолжать въ этомъ тонъ, то надълаете глупостей.

Принесли десерть; затёмъ кофе и ликеры окончательно утопили частицу здраваго смысла въ умахъ.

М-те де-Марель, какъ объявила, садясь за столь, такъ и сдълала. Она напилась и теперь признавалась въ этомъ съ болгливой и веселой граціей женщины, подчеркивающей, чтобы позабавить другихъ, несомивнное опьянвніе.

М-те Форестье стала теперь сдержана изъ осторожности, въроятно, да и Дюруа, чувствуя, что онъ пьянъ, сталъ очень

сдержанъ, чтобы не скомпрометироваться. Закурили папироски, но вдругъ Форестье раскапилялся.

Припадокъ кашля длился нѣсколько минутъ: онъ весь покраснѣлъ, на лбу у него выступилъ потъ, онъ задыхался отъ кашля, раздиравшаго ему горло.

Когда припадокъ прошелъ, онъ объявилъ съ разъяреннымъ лицомъ:

- Эти забавы мив вредны, да и глупы, по правде сказать. Вся его веселость исмортилась подъ вліяніемъ страха, навъзннаго на него болевнью.
  - Пора домой, объявиль онъ.

М-те де-Марель позвонила и велѣла гарсону принести счеть. Онь быль поданъ немедленно. Она пыталась-было просмотрѣть его, но цифры прыгали у нея въ глазахъ, и она передала бу-мажку Дюруа, говоря:

— Пожалуйста, расплатитесь за меня, я ничего не могу прочесть, я слишкомъ пьяна.

И бросила ему вмёстё съ тёмъ свой кончелекъ.

Въ итогъ стояло сто тридцать пять франковъ. Дюруа провъриль счеть, потомъ даль два стофранковыхъ билета гарсону и получиль сдачу, спранивая вполголоса:

- Сколько дать на водку, гарсону?
- Сколько хотите, мий все равно.

Онъ положиль десять франковь на тарелку, потомъ передаль кошелекъ молодой женщинъ и сказаль ей:

- Хотите, я вась довезу до дому?
- Разумбется, я одна не найду дороги.

Они пожали руки г. и г-жѣ Форестье, сѣли въ фіакръ и по-катились.

Онъ чувствоваль ее возлё себя, въ этомъ темномъ ящикъ, который по временамъ на одну секунду освъщался газовыми фонарями троттуаровъ. Онъ чувствовалъ сквозь ея рукавъ теплоту ея плеча и ничего не находиль, что сказать, ръшительно ничего, такъ какъ его умъ былъ парализированъ страстнымъ желаніемъ заключить ее въ свои объятія.

— Еслибы я рёшился, что бы она сдёлала?—думаль онь. И воспоминаніе о всёхь нескромностяхь, сказанныхь за об'ёдомъ, придавало ему смелости, но въ то же самое время его удерживала боявнь скандала.

Она тоже ни слова не говорила и не двигалась, забившись въ уголъ. Онъ бы подумаль, что она спить, еслибы не видълъ,

вакъ блестъли ея глаза, каждый разъ, какъ свътъ проникаль въ карету.

О чемъ она думаеть? Онъ чувствоваль, что не следуеть говорить, что одно слово, одно только слово и очарованіе будеть нарушено, а съ тёмъ вмёстё и его шансы на усітёхъ, но у него не хватило смёлости произвести внезапное и грубое нападеніе. Вдругь онъ почувствоваль, что она сдёлала легкое нервное движеніе: что оно выражало—нетерпёніе или призывъ? Это чуть замётное движеніе заставило его вздрогнуть съ головы до ногь: онъ быстро повернулся въ ея сторону и обняль ее.

Карета осгановилась передъ подъёвдомъ ея дома и удивленному Дюруа не пришлось придумывать страстныхъ словъ для выраженія своей любви и благодарности.

Она вышла изъ фіакра, нев'єрнымъ шагомъ и не говоря на слова. Онъ позвониль и въ то время, какъ дверь отворялась, спросиль, дрожа:

— Когда я васъ увижу?

Она прошентала такъ тихо, что онъ едва разслышалъ:

— Приходите завтра во мей завтравать.

И исчезла въ сумравъ съней, толкнувъ тяжелую дверь, воторая захлопнулась за ней съ такимъ громомъ, какъ пушечный выстрълъ.

Онъ даль пять франковъ извозчику и пошель пешеном домой быстрымъ и торжествующимъ шагомъ, съ переполненнымъ радостью сердцемъ.

Навонецъ-то онъ завладёль замужней женщиной, свётской женщиной, настоящей элегантной парижанкой!

И какъ побъда была легка, быстра и неожиданна!

Онъ-то воображаль до сихъ поръ, что для того, чтобы поворить одну изъ этихъ очаровательницъ, потребуется безконечное ухаживаніе, вниманіе безъ конца, продолжительная и искусная осада, съ помощью нѣжныхъ словъ, вздоховъ, подарковъ. И вотъ вдругъ, при первой же атакъ, первая женщина, съ которой онъ познакомился, отдалась ему съ такой легкостью, что онъ быть сраженъ.

Она была пьяна, думаль онъ; завтра начнется другая исторія; мнв придется утирать слезы.

Эта мысль его нёсколько тревожила, потомъ онъ свазаль себё:—Ну, тёмъ хуже! Теперь, когда она мнё попалась, я съумёю удержать ее.

И въ смутномъ миражъ, въ которомъ ему мерещились успътъ. слава, богатство, могущество и любовь, онъ вдругъ увидътъ.

точно гирлянду фигурантокъ, въ театральномъ апоосозъ, цълую процессію изящныхъ, богатыхъ, властительныхъ женщинъ, проходившихъ съ улыбкой одна за другой и исчезавшихъ въ туманъ его мечтаній.

И сонъ его быль населенъ виденіями.

Онъ быль несколько взволновань, на следующій день, когда всходиль по лестнице дома m-me де-Марель.

Какъ-то она его приметь? а вдругь она его совсемъ не приметь? Вдругь она запретила принимать его? вдругь она разскажеть?.. Но, неть, она ничего не можеть сказать, не давъ понять всю истину. Следовательно онъ—властелинъ положенія.

Служанка отперла дверь. У ней было обыкновенное лицо. Онъ успокоился, точно ждаль, что у служанки будеть взволнованное лицо.

Онъ спросиль: —барыня здорова?

Она отв'вчала: —Точно такъ, и — попросила его войти въ гостиную.

Онъ прямо прошель въ намину, чтобы оглядёть свою прическу и туалеть и поправляль галстухъ, когда увидёль въ зеркалъ молодую женщину, смотревшую на него съ порога своей комнаты. Онъ сдёлаль видъ, что не видить ее, и они глядёли такимъ образомъ впродолжение несколькихъ секундъ, другь на друга въ зеркало, наблюдая, сторожа одинъ другого. Онъ обернулся, она не трогалась съ мёста и повидимому ждала. Онъ бросился въ ней, говоря:

— Какъ я васъ люблю! какъ я васъ люблю! — Она раскрыла объятія и упала къ нему на грудь; потомъ, ноднявъ голову, долго, долго его цъловала.

Онъ думалъ: — Дъло обошлось легче, нежели я думалъ. Все обстоитъ благополучно.

И, переставъ цѣловаться, они, улыбаясь, глядѣли другъ на друга, не говоря ни слова. Онъ старался выразить въ улыбкѣ безконечную любовь, а ея улыбка выражала умиленіе и покорность, какъ всегда у женщины, выражающей свое согласіе. Она прошептала:

- Мы одии: я отослала Лорину завтракать къ подругв.
- Онъ вздохнулъ, поцъловавъ у нея руки.
- Благодарю васъ; я васъ обожаю.

Тогда она взяда его подъ руку, точно онъ былъ ея мужъ и, дойдя до дивана, усълась съ нимъ рядомъ.

Ему надо было ловко и обольстительно начать разговорь и не умъя этого сдълать, онъ пробормоталь:

— Значить, вы на меня не сердитесь?

Она закрыма ему роть рукою, говоря:

— Молчи.

Они просидѣли молча, глядя другъ на друга и держа другъ друга за руки.

— Какъ давно я въ васъ влюбленъ, —проговорилъ онъ наконецъ. Она повторила: — Молчи.

Слышно было, какъ за стъной служанка стучала тарелвам. Онъ всталъ.

— Я не хочу сидёть такъ близко около васъ. У меня голова сакружится.

Дверь отворилась.

— Кушать подано, — объявила служанка.

И онъ съ серьезнымъ лицомъ повелъ m-mе де-Марель подъруку въ столовую.

Они позавтракали, сидя напротивь другь друга, глядя одинна другого и улыбаясь, занятые только другь другомъ, поглощенные сладкой прелестью только-что начавшейся любви. Они али, сами не зная что. Онъ сильно жалъ ее маленькую ножку подъ столомъ между своими ногами.

Служанка приходила, уходила, приносила блюда, переменяла тарелви, какъ ни въ чемъ ни бывало.

Когда они кончили завтравать, то вернулись въ гостиную и снова усблись рядышкомъ на диванъ.

Онъ хотъль обнять ее, но она спокойно отталкивала его говоря:

— Берегитесь, могуть войти.

Онъ прошенталъ:

— Когда мит можно будеть вась видеть наединт, чтобы свазать вамъ, какъ я васъ люблю.

Она навлонилась въ его уху и шепнула:

— Я на дняхъ приду къ вамъ въ гости.

Онъ покрасийль.

— Но у меня... у меня... очень скромная квартира. Она улыбнулась.

— Все равно; я приду поглядёть на вась, а не на квартиру. Тогда онъ сталь приставать, чтобы она назначила поскорее день, когда придеть. Она назначила день въ концъ будущей недъли, но онъ сталь умолять ее прійти раньше, ломая ей руки, съ сверкающими глазами и разгоръвшимся отъ страсти лицомъ.

Ее забавляло, что онъ съ такимъ жаромъ умоляеть ее и она уступала день за днемъ. Но онъ не отставалъ:

— Завтра... скажите... завтра.

Она наконецъ согласилась.

— Да, завтра; въ пять часовъ.

Онъ радостно вздохнулъ и послѣ того они спокойно стали разговаривать, точно двадцать лѣть уже были знакомы другъ съ другомъ.

Звоновъ заставиль ихъ вздрогнуть и невольно отодвинуться другь отъ друга. Она пробормотала:

— Это, должно быть, Лорина.

Повазалась девочка и остановилась въ неренимости, затемъ подбежала въ восторге, хлопая въ ладони, увидя Дюруа и крича:

— Охъ! это милый другъ!

М-те де-Марель разсмъялась.

— Каково? Милый другь! Лорина пожаловала вась въ друзья. И я вась также буду звать милымъ другомъ.

Онъ посадиль къ себъ дъвочку на колти и долженъ былъ играть съ ней во всъ игры, которымъ ее научилъ.

Въ три часа безъ двадцати минутъ онъ всталъ, чтобы идти въ редакцію. И на лістниці, сквозь полуотворенную дверь прошепталъ еще разъ:—Завтра, въ пять часовъ.

Молодая женщина отвъчала—да улыбкой, и исчезла.

Покончивъ съ дневными ванятіями, онъ сталъ думать, какъ бы ему получше убрать свою комнату, чтобы скрыть ея жалкую обстановку. Ему пришло въ голову убрать ствны японскими бездвлушками и онъ купилъ на пять франковъ цълую коллекцію креповыхъ шарфовъ, въеровъ, экрановъ, которыми прикрылъ слишкомъ явныя пятна на ствнахъ. На стекла окна онъ наклеилъ прозрачныя картинки, изображавшія лодки на ръкъ, птицъ, летающихъ по красному небу, пестрыхъ дамъ на балконахъ и процессіи маленькихъ черныхъ человъчковъ по равнинамъ, покрытымъ снъгомъ. Его комната, въ которой было мъста ровно столько, чтобы спать и сидъть, вскоръ стала похожа на разноцвътный фонарь. Онъ нашелъ, что видъ у ней теперь удовлетворительный и провель вечеръ въ томъ, что наклеивалъ на потолокъ птицъ, выръзанныхъ изъ оставшихся у него раскрашенныхъ листовъ.

Послѣ того онъ легъ, убаюкиваемый свистками поѣздовъ.

На другой день онъ рано вернулся домой: и принесъ съ собой пирожковъ и бутылку мадеры. Потомъ долженъ быль опять уйти, чтобы купить двъ тарелки и двъ рюмки, и поставилъ это угощение на ночной столикъ, предварительно накрывъ его сал-

феткой, чтобы не было видно грязнаго дерева. Кувшинь умывальный и тазъ тоже прикрыты были этой салфеткой.

Послѣ того сталъ ждать.

Она пришла въ четверть шестого и, поглядѣвъ на пеструю комнату, воскликнула:

— Э! да у васъ очень мило; только слишкомъ много народу на лъстницъ.

Онъ обнять ее и съ жаромъ сталъ цёловать въ лобъ сквозь вуалетку.

Спустя полтора часа онъ нроводиль ее до извозчичьей биржи въ Римской улицъ. Когда она съла въ фіакръ, онъ прошенталь:— До вторника; въ томъ же часу?

Она отвъчала: —До вторника, въ томъ же часу. —И такъ какъ было темно, то притянула его голову къ дверямъ кареты и поцъловала въ губы.

Но туть извозчикъ стегнуль лошадь и m-me де-Марель вскричала:—Прощай, милый другь!—И старый фіакръ покатился лёниво, влекомый бёлой, дряхлой клячей.

Въ продолжение трехъ недъль Дюруа принималь у себя такимъ образомъ m-me де-Марель черезъ важдые два-три дня, то по утру, то вечеромъ.

Однажды, когда онъ ждаль ее поутру, большой шумъ на лъстницъ привлекь его вниманіе. Онъ раскрыль дверь и прислупался. Ревъль ребенокъ. Разъяренный, мужской голосъ закричаль:—Чего онъ опять розорался?—Ворчливый, сердитый женскій голосъ отвъчаль:—Да воть эта мерзкая кокотка, что шлиется къ журналисту, опрокинула Николашу на лъстницъ. И зачъмъ толькопускають такую дрянь; не видить, что на лъстницъ стоить ребенокъ.

Дюруа внів себя отскочиль, такъ какъ слышаль шелесть юбокъ и поспівшные шаги на томъ поворотів лівстниців, которий вель къ нему. Вскорів постучались въ дверь, которую онъ только что заперь. Онъ отвориль и m-me де-Марель влетівла заныхавшаяся, испутанная, внів себя.

— Ти слишаль?

Онь притворился, что не внаеть, въ чемъ дело.

- Нѣтъ... а что?
- Какъ они меня оскорбили?
- Кто это?
- Негодян, которые живуть подъ тобой.
- Нъть... Что случилось? скажи.

Она разрыдалась и не могла произнести ни слова.

Онъ сиялъ съ нея пляпку, распустиль ей корсеть, уложилъ на постель и смачивалъ мокрымъ полотенцемъ виски.

Она задыхалась; наконець, когда волненіе нісколько удеглось, оно уступило місто негодованію и гніву. Она хотіла, чтобы онъ пошель внизь, избиль бы, убиль бы ихъ всіхъ.

Онъ повторялъ: — Да вѣдь это ремесленники, невѣжды. Подумай, что придется съ ними судиться, что тебя могуть узнать, задержать, скомпрометировать. Нельвя же связываться съ такимъ народомъ.

Она перескочила къ другой мысли.

— Что намъ теперь дѣлать? Я не могу больше приходить сюда.

Онъ отвёчаль:

— Очень просто. Я перевду на другую квартиру.

Она пробормотала: — Хорошо, но это будеть слишкомъ долго. Потомъ вдругъ придумала какую-то комбинацію и развеселилась.

— Нѣть, слушай, я придумала; предоставь мнѣ все дѣло; ни о чемъ не безповойся и жди отъ меня завтра телеграммы.

Теперь она улыбалась своей выдумив, которую ни за что не хотвла открыть, и стала дурачиться на разные лады.

Однако опять сильно взволновалась, сходя съ лёстницы и опираясь на руку своего возлюбленнаго. У ней подгибались колёни оть страха. Къ счастію, они никого не встрётили на лёстницё.

Такъ какъ онъ вставалъ поздно, то былъ еще въ постелѣ, когда на слѣдующее утро, въ одиннадцать часовъ разсыльный съ телеграфа принесъ ему объщанную телеграмму.

Дюруа раскрыль ее и прочиталь:

"Свиданіе назначается сегодня въ пять часовъ въ Константинопольской улицъ, 127. Ты велишь отпереть квартиру, нанятую г-жей Дюруа. Цълую тебя.—Кло".

Ровно въ пать часовъ онъ входилъ къ привратнику большого меблированнаго дома, спрашивая:

- Здесь г-жа Дюруа наняла квартиру?
- Да.
- Проведите меня, пожалуйста.

Привратникъ, привыкшій, безъ сомнінія, къ щекотливымъ положеніямъ, когда осторожность не лишнее діло, погляділь ему прямо въ глаза и, выбравъ ключъ изъ длинной связки, переспросилъ:

- Вы точно г. Дюруа?
- Да, да, будьте спокойны.

Привратникъ отперъ небольшую квартиру, состоявшую изъ двухъ комнатъ и расположенную въ нижнемъ этажѣ, напротивъ ложи привратника.

Салонъ, обитый обоями съ пестрыми разводами, довольно свъжими, убранъ быль мебелью изъ краснаго дерева, обитой зеленоватымъ репсомъ съ желтыми цветами и жидкимъ ковромъ, такимъ тонкимъ, что сквозъ него чувствовался деревянный нолъ.

Спальная была такъ мала, что вровать занимала почти всю ее, большая кровать, какія всегда бывають въ меблированныхъ комнатахъ, съ тяжелымъ, голубымъ, репсовымъ пологомъ и краснымъ, пуховымъ, шелковымъ одбяломъ, на которомъ видиблись подозрительныя пятна.

Дюруа, встревоженный и недовольный, думаль: — эта квартира будеть стоить мить бъщеных денегь. Надо будеть еще занять. Какъ все это глупо.

Дверь отворилась и она влетела, какъ вихрь, шурша юбкам, и съ раскрытыми объятіями. Она была въ восторге. — Неправда ле, какъ здёсь мило? Ну, скажи, ведь мило? И не надо карабкаться по лестнице на пятый этажъ. Квартира выходить окнами на улицу и расположена въ нижнемъ этаже! Можно войти и выйти въ окно и привратникъ насъ не увидить. Какъ намъ туть будеть удобно!

Онъ холодно поцъловаль ее, не рышаясь задать вопросъ, вертышися у него на губахъ.

Она положила большой свертовъ на столъ, стоявшій посред комнаты. Развернувъ его, она вынула мыло, флаконъ eau de Lubin, губку и воробку со шпильками, крючевъ для застегиванія ботиновъ и небольшія щищцы для завивки волось.

И стала раскладываться, веселясь, какъ ребенокъ.

Она болгала, выдвигая ящики.

— Нужно будеть принести съ собой немного бълья на всякій случай. Это будеть очень удобно. Если, напримъръ, меня промочить дождь, во время прогулки, я забъгу сюда переодъться. У насъ будеть у каждаго свой ключь, кромъ того, который будеть оставаться у привратника, на тоть случай, если бы мы забыл свой дома. Я наняла на три мъсяца, на твое имя, разумъется, потому что я не могла сказать своего.

Тогда онъ спросиль:

- Ты сважешь мнѣ, когда надо будеть платать? Она отвѣчала просто:
- Да я ужъ заплатила, милый! Тогда онъ замътилъ:

- Значить, я твой должнивь?

Она объявила:—Да нътъ же, mon chat, это до тебя не касается, я хочу принять на себя этотъ безразсудный расходъ.

Онъ прикинулся разсерженнымъ.

— Да, нътъ же, я ни за что этого не позволю.

Она стала умолять его, положивь ему руки на плечи:—Пожалуйста, Жоржь, мнѣ такь будеть пріятно, что наше гнѣздышко мое, и ничье больше. Развѣ это можеть быть тебѣ непріятно? Въ какомъ отношеніи? Согласись, милый Жоржъ, пожалуйста, согласись...

Онъ долго заставиль себя просить и наконецъ уступилъ, находя въ душъ, что это справедливо.

Когда она ушла, онъ пробормоталъ, потирая руки и не желая докапываться, что именно внушаеть ему это мивніе:— А она очень, право, мила.

Нѣсколько дней спустя, онъ получиль другую телеграмму, въ которой было сказано: "Мой мужъ пріѣзжаеть сегодня послѣ шестинедѣльнаго инспекторскаго смотра. Слѣдовательно, прощай на цѣлую недѣлю, такъ какъ теперь должна возобновиться прерванная комедія супружескаго счастія. Какая скука, мой милый. — Твоя Кло".

Дюруа быль поражень. Онь совсёмь позабыль, что она за-

Воть человъвь, на котораго ему хотълось бы взглянуть разовъ, чтобы видъть, какая у него рожа.

Онъ терићливо ждалъ отъћзда супруга, но провелъ два вечера въ Folies-Bergères, окончивъ ихъ у Рашель.

Потомъ въ одно прекрасное утро пришла опять телеграмма, гдъ стояло только четыре слова:

"Сегодня, пять часовъ. Кло".

Они оба опередили назначенный чась и она бросилась ему на шею и покрыла его лицо страстными поцълуями, потомъ сказала:—Знаешь, когда мы наговоримся всласть, ты сведи меня объдать куда-нибудь въ ресторанъ. Сегодня я свободна.

Дъло было какъ-разъ въ началъ мъсяца и хотя онъ давно уже забраль все жалованье впередъ и жилъ только тъмъ, что перехватывалъ направо и налъво, но случайно у него были деньги въ карманъ и онъ обрадовался случаю раскошелиться для нея.

Онъ отвъчалъ: - Разумъется, душа моя, куда хочешь.

Они отправились около семи часовъ и дошли до наружнаго бульвара.

Она сильно опиралась на его руку и шептала ему на ухо:

—Если бы ты зналь, какъ мив пріятно идти съ тобой подъ руку, какъ я счастлива, что чувствую тебя такъ бливео около себя.

Онъ спросиль: -- Хочешь идти въ ресторанъ Латюнль?

Она отвъчала: — Нътъ, нътъ, это слишкомъ шикарний ресторанъ. Мнъ хочется пойти куда-нибудь попроще, поинтереснъе, куда ходятъ мелкіе чиновники и рабочіе. Я обожаю простыя карчевни. О! если бы мы могли поъхать за городъ.

Такъ какъ онъ не зналъ никакого такого трактира въ околодей, то они бродили по бульвару и наконецъ вошли въ винный погребокъ, гдй была отдёльная столовая, потому что Клотильда увидёла въ окно двухъ дёвчонокъ простоволосыхъ, сидевшихъ за столикомъ, напротивъ двухъ военныхъ.

Трое извозчиковь об'єдало въ глубині узкой и длинной комнаты и какой-то субъекть, котораго невозможно было бы классифицировать, куриль трубку, протянувъ ноги, и заложивъ руки за поясь панталонъ, а головой опрокинувшись на спинку стула.

Куртка его была вся испещрена пятнами, а изъ кармановъ, раздутыхъ какъ шары, торчали бутылки съ виномъ, кусокъ клебъ, какой-то свертокъ въ газетъ и свъшивался конецъ веревки. Волоси у него были густые, всклокоченные, побуръвшие отъ грязи, в фуражка валялась на полу, подъ стуломъ.

Появленіе Клотильды произвело сенсацію, благодаря ез элегантному туалету. Об'в четы перестали шептаться, извозчики перестали спорить, а субъекть, курившій трубку, вынуль ее изо рта и, плюнувъ на поль, поглядёль, повернувъ слегка голову, на вошедшихъ.

М-те де-Марель пробормотала:

— Здісь очень мило, но въ слідующій разъ я переодінусь работницей.

Она бесъ отвращенія и безъ смущенія став за дереваннії столивъ, лоснивнійся отъ жира пролитыхъ кушаньевъ и которыї гарсонъ на скоро вытеръ салфеткой. Дюруа, смущенный, сконфуженный, искаль въшалки, чтобы повъсить шляпу и, не найда таковой, положиль ее на стулъ.

Имъ подали рагу изъбаранини, жареную баранину и саладъ Клотильда повторяла: — Я обожаю это; у меня простонародные вкусы. Мит здъсь веселъе, нежели въ Café Anglais.

Потомъ прибавила:

— Если ты хочень вполнъ мнъ угодить, то сведень мена народное гулянье. Я знаю, здъсь есть неподалеку одно, вого рое зовется "La Reine Blanche". Тамъ очень бываетъ забавно.

Дюруа, удивленный, спросиль:

— Съ въмъ же это ты тамъ бывала?

И глядя на нее, увидёль, что она покраснёла и немного смутилась, точно этоть внезапный вопрось вызваль въ ней щекотлявое воспоминание. Послё минутнаго женскаго колебанія, такого короткаго, что о немъ можно только догадаться, она отвёчала.—Одинъ знакомый...

Затемъ прибавила: Онъ умеръ.

И опустила глаза съ весьма натуральной печалью.

И Дюруа впервые въ жизни подумаль обо всемъ, чего онъ не зналь въ ея прошлой жизни... и задумался.

Конечно, у нея уже были любовники. Но вакого сорта люди? Изъ какого общества? И смутная ревность, нѣчто въ родѣ недоброжелательства, проснулась въ немъ ко всему тому, чего онъ не зналъ, что ему не принадлежало въ этомъ сердцѣ и въ этомъ существованіи. Онъ глядѣлъ на нее, злясь на тайну, облекавшую эту хорошенькую женщину, которая въ эту самую минуту, быть можеть, думала о другомъ, да не объ одномъ, а объ нѣсколькихъ н, быть можеть, съ сожалѣніемъ. Какъ бы ему хотѣлось заглянуть въ эту душу, порыться въ этихъ воспоминаніяхъ, все, все узнать...

Она повторила: — Хочешь свести меня на баль Reine Blanche, ты мив доставишь этимъ полное удовольствіе?

Онъ подумалъ: —Вотъ, что значитъ прошлое! Я глупъ, что думаю о томъ, что было, не все ли мит равно.

И, улыбаясь, олвёчаль:

— Разумъется, милочка.

Когда они вышли на улицу, она сказала таинственнымъ тономъ, какимъ дѣлаются признанія: — Я не смѣла до сихъ поръ просить тебя объ этомъ, но ты не можешь себѣ представить, какъ я люблю бывать тамъ, куда женщины не ходятъ. Во время карнавала, я одѣнусь мальчишкой. Ты увидишь, какая я смѣшная въ этомъ видѣ.

Когда они вошли въ бальную залу, она прижалась въ нему, испуганная и довольная, и во всё глаза глядёла на публичныхъ женщинъ и ихъ покровителей; время отъ времени, какъ бы для успокоенія себя отъ возможной опасности, она говорила, завидя серьезнаго и неподвижнаго муниципальнаго агента: — вотъ полицейскій, на которого, кажется, можно положиться.

Черезъ четверть часа ему все это опротивѣло и онъ отвезъ ее домой.

Послѣ этого начался рядъ экскурсій во всѣ подозрительныя томъ ІІ.—Апраль, 1885.

мъста, гдъ веселится простой народъ, и Дюруа отврылъ въ своей любовницъ страстную любовь къ студенческимъ развлечениямъ.

Она являлась на rendez-vous въ простомъ ситцевомъ платът и въ бъломъ чепчикъ, точно водевильная субретка и, не смотря на изысканную простоту своего туалета, ни за что не хотъта снять брилліантовыхъ серегъ и колецъ, отвъчая на всъ его убъкденія:

— Ну! подумають, что это простыя стевльшки.

Она воображала повидимому, что отлично замаскировала свою личность, хотя на дёлё это напоминало попытки страуса укрыться оть преслёдованія, спрятавь голову въ кусты. Тёмъ не менее подъ прикрытіемъ мнимаго переодёванья, она ходила въ самые скверные трактиры и увезелительныя м'єста.

Она хотела, чтобы и Дюруа одевался работникомъ, но онъ ни за что не соглашался и оставался бульварнымъ франтомъ, и не хотель даже променять цилиндръ на мягкую, поярковую пляпу. Она утешилась въ его упрямстве следующимъ разсужденіемъ:

— Подумають, что я горничная, за которой ухаживаеть свътскій молодой человъкь.

И ей эта комедія казалась восхитительной.

Иногда она спрашивала у Дюруа, съ трепетомъ:—Еслиби меня оскорбили въ одномъ изъ этихъ мѣстъ, что бы ты сдѣлалъ?

Онъ отвъчаль съ храбрымъ видомъ:

— Вступился бы за тебя, разумъется.

И она нѣжно сжимала его руку, съ тайнымъ желаніемъ. чтобы изъ-за нея поссорились мужчины, даже такіе, какіе посъщали эти мѣста, а еще лучше, чтобы подрались.

Но эти экскурсіи, повторяясь два или три раза въ неділо, начинали надобдать Дюруа, которому къ тому же становилось очень трудно съ нъкоторыхъ поръ доставать деньги на извозчиковъ и плату за входъ и угощеніе.

Онъ перебивался теперь съ большимъ трудомъ: ему труднее даже было теперь жить, чёмъ тогда, когда онъ служилъ на желёзной дорогъ.

Въ первые мъсяцы своей журнальной дъятельности онъ тратиль деньги безъ разсчета, надъясь на быстрое обогащеніе, и въ настоящее время истощиль всъ свои рессурсы и всъ средства достать деньги. Онъ забраль уже въ редакціи жалованье за четыре мъсяца впередъ и кромъ того шестьсоть франковъ въ счеть построчной платы. Кромъ того онъ долженъ быль Форестье триста франковъ, долженъ Жаку Ривалю, который быль очень щелръ.

и кончиль темъ, что занималь направо и налево по пяти франковъ и меньше того. Сенъ-Потенъ, когда онъ посоветовался съ нимъ, где бы достать еще сто франковъ, не могъ ничего присоветовать, хотя былъ человекъ находчивый. И Дюруа бесился на свою нищету, более ощутительную теперь, нежели прежде, потому что у него было теперь больше потребностей. Глухое раздражение противъ всёхъ кипело въ немъ и онъ сердился безпрерывно и по поводу всякихъ пустяковъ.

Часто онъ спрашиваль себя: какимъ образомъ онъ могъ истратить среднимъ числомъ тысячу франковъ въ мѣсяцъ, когда не позволялъ себъ ничего лишняго, никакой прихоти? Но когда онъ начиналъ считать, то оказывалось, что завтравъ въ восемъ франковъ, да объдъ въ двѣнадцать франковъ, въ какомъ-нибудъ большомъ кафе на бульваръ—составляли двадцать франковъ, да если къ этому прибавить франковъ десять мелочныхъ расходовъ, то воть уже наберется тридцать франковъ въ день, а это въ свою очередь составитъ въ мѣсяцъ девятьсотъ франковъ. И сюда вдабавокъ не входили расходы по туалету, бѣлью и пр.

И воть такимъ-то манеромъ, четырнадцатаго девабря онъ очутился безъ гроша въ карманъ и безъ всякой даже отдаленной надежды добыть деньжонокъ.

Онъ сдёлаль такъ, какъ уже не разъ дёлывалъ въ былое время: не завтракалъ и провелъ все утро въ редакціи, работая и злясь.

Около четырехъ часовъ онъ получилъ телеграмму отъ своей любовницы, гдѣ было сказано: "Хочешь, мы пообѣдаемъ вмѣстѣ и затѣмъ отправимся кутить".

Онъ отвъчалъ немедленно: "Объдать невозможно".

Затёмъ подумалъ, что было бы глупо съ его стороны лишать себя радостей свиданія съ ней и прибавиль: "Но я буду тебя ждать въ девять часовъ на нашей квартиръ".

И пославъ одного изъ редакціонныхъ разсыльныхъ снести эту записку, чтобы не расходоваться на телеграмму, сталъ ломать голову надъ твиъ, какимъ путемъ добыть себв сегодня объдъ.

Въ семь часовъ онъ еще ничего не выдумаль и волчій голодъ терзалъ ему внутренности. Тогда онъ прибъгъ къ отчаянной выходкъ и, выждавъ, когда всъ сотрудники ушли, торопливо позвонилъ.

Швейцаръ, сторожившій редакцію, явился на звонокъ. Дюруа стоя, нервнымъ жестомъ обшаривалъ карманы и різкимъ тономъ произнесъ: —Послушайте-ка, Фукаръ, я позабылъ дома свой портмоне и теперь долженъ вернуться домой за деньгами. Одолжите мні полфранка, чтобы заплатить извозчику.

Швейцаръ вынулъ изъ жилета три франка, спрашивая:

- Не угодно ли еще?
- Нъть, нъть, довольно, благодарю васъ.

И взявъ серебряныя монеты, Дюруа б'ыюмъ отправился въ дешевенькій трактирчикъ, куда онъ ходилъ во дни нищеты.

Въ девять часовъ, онъ поджидалъ свою любовницу, грѣя ноги у камина, въ маленькой гостиной.

Она явилась веселая, оживленная, раскраснѣвшаяся отъ уличнаго холода: — Если хочешь, — сказала она, — мы сначала погуляемъ, а затѣмъ вернемся сюда въ одиннадцать часовъ. Погода чудная для гулянья.

Онъ отвъчалъ ворчливо:

— Къ чему выходить? Здёсь такъ хорошо.

Она настаивала, не снимая шляпы:—Еслибы ты зналь, какая дивная луна. Въ такой вечеръ просто счастіе гулять.

— Можетъ быть, но мив не хочется гулять.

Онъ проговорилъ это яростнымъ тономъ. Она была имъ сражена. — Что съ тобой? что это у тебя за манеры? Если миѣ хочется прогуляться, то я не вижу, чѣмъ это можетъ тебѣ быть непріятно!

Онъ всталъ съ мъста взбъщенный.

— Это меня не сердить, это мнв надовдаеть, воть и все.

Она была изъ техъ женщинъ, которыхъ сопротивление подзадориваетъ, а невъжливость раздражаетъ.

Она презрительно произнесла, съ холодной злостью: — Я не привыкла, чтобы со мной такъ разговаривали. Я одна пойду гулять. Прощай.

Онъ понялъ, что это грозитъ разрывомъ и, бросившись къ ней, взялъ ее за руки, поцъловалъ ихъ, умоляя:

— Прости меня, прости меня, я такъ сегодня нервенъ в раздражителенъ. У меня большія непріятности, знаешь, дёловыя.

Она отвъчала, нъсколько смятчившись, но еще не задобренная окончательно:

— Это до меня не касается; я не хочу, чтобы вы на мив срывали свою досаду.

Онъ обняль ее и усадилъ на диванъ:

— Послушай, милочка, я не хотълъ тебя оскорбить; я не думалъ о томъ, что говорю.

И сталь передь ней на колѣни, охватиль ея талію руками:
 Ты мнѣ простила? скажи, что ты мнѣ простила?

Она холоднымъ тономъ проговорила:

- Хорошо, но чтобы этого больше не было.—И, вставъ съ дивана, прибавила:
  - Теперь пойдемъ гулять.

Не вставая съ колънъ и не выпуская ея изъ рукъ, онъ пролепеталъ:

— Пожалуйста, останемся дома; умоляю тебя, исполни мою просьбу. Посиди со мной здёсь, у огня, сегодня вечеромъ. Скажи "да", умоляю тебя. Да?

Она отчетливо и жестко выговорила:

— Нѣтъ, я хочу идти гулять и не намѣрена подчиняться твоимъ капризамъ.

Онъ настаивалъ: — Умодяю тебя, у меня очень серьезная причина...

Она объявила:

— Нътъ. И если ты не хочещь идти гулять, то я ухожу домой. Прощай.

Она высвободилась изъ его объятій и побѣжала къ дверямъ. Онъ бросился за ней и снова охватиль ее руками:

— Послушай, Кло, моя милая Кло, послушай, исполни мою просьбу.

Она отрицательно качала головой и старалась вырваться.

Онъ бормоталъ:

- Кло, моя милая Кло, у меня есть причина.

Она остановилась и глядёла ему прамо въ лицо.

— Ты лжешь!.. какая у тебя причина?

Онъ покраснълъ, не зная, какъ сказать.

Она съ негодованіемъ продолжала:

— Ты видишь, что ты лжешь... негодяй.

И съ простнымъ жестомъ и со слезами на глазахъ вырвалась. Онъ опять поймаль ее за плечи и въ отчаяніи, готовый на все, лишь бы избъжать ссоры, пробормоталь:

— А та... а та, что у меня нъть ни гроша денегъ... воть. Она остановилась какъ вкопанная и глядя ему прямо въ глаза, чтобы видъть, говорить ли онъ правду:—Ты говоришь?..

Онъ покраснълъ до кория волосъ.

— Я говорю, что у меня нѣтъ ни гроша денегъ, понимаешь? Ни гроша, ни двадцати су, ни десяти, ровно ничего, нечѣмъ заплатить за рюмку ликера, въ кафе, куда мы пойдемъ. Ты меня заставляешь сознаваться въ постыдныхъ вещахъ. Но не могъ же идти съ тобой и, сидя за столомъ въ кафе, объявить, въ ту минуту, когда нужно было бы платить, что у меня нѣтъ денегъ.

Она все глядъла ему прямо въ лицо.

— Значить... это правда?..

Въ одно мгновеніе онъ вывернуль передъ ней всв свои карманы: панталонъ, жилета, жакетки и пробормоталъ:

— Вотъ... смотри... довольна ты теперь...

Внезапно, раскрывь объятія съ страстнымъ порывомъ, она бросилась ему на шею лепеча: — О! мой милый, бѣдный другь, прости меня... прости меня.

Она заливалась слезами и, задыхаясь оть слезъ, повторяла:— мой милый, бёдный другь! еслибы я знала... какъ это случилось съ тобой?

Она усадила его, а сама съла къ нему на колъни, потомъ обнявъ за шею и безпрестанно цълуя его въ усы, въ глаза, въ щеки, заставила разсказать, какъ съ нимъ случилась такая бъда.

Онь выдумаль чувствительную исторію. Разсказаль, что догжень быль помочь своему отцу въ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Онъ отдаль ему будто бы не только всѣ свои сбереженія, но и залѣзъ по уши въ долги. Онъ прибавиль:

— Мнѣ придется теперь, по крайней мѣрѣ, полгода умирать съ голоду, потому что я истощиль всѣ свои рессурсы. Что-жъ дѣлать, бывають въ жизни критическія минуты. Въ сущности деньги такая дрянь, что объ этомъ не стоить говорить.

Она шепнула ему на ухо:

— Я тебъ дамъ взаймы, хочешь?

Онъ съ достоинствомъ отвѣчалъ:

— Ты очень добра, милочка, но не будемъ говорить объ этомъ, ты меня оскорбишь.

Она умолкла, потомъ сжавъ его въ объятіяхъ, пробормотала:

— Ты никогда не узнаешь, какъ я тебя люблю.

Никогда еще не была она такъ нѣжна съ нимъ, какъ въ этотъ вечеръ.

Прощаясь съ нимъ, она сказала, улыбаясь:—Гмъ! когда находишься въ твоемъ положеніи, то какъ пріятно найти какуюнибудь позабытую золотую монету, которая какъ-нибудь завалилась въ карманѣ или за подкладкой.

Онъ съ жаромъ отвѣчалъ:

— Да, это, конечно, пріятно.

Она непремънно пожелала вернуться домой пъшвомъ, подътьмъ предлогомъ, что луна очень хороша, и всю дорогу ею востищалась.

Была холодная и ясная зимняя ночь. Прохожіе и лошада двигались быстро, подстрекаемые морозомъ. Каблуки стучали объобледенълую землю.

Разставаясь съ нимъ, она спросила:

- Хочешь, чтобы мы свиделись после-завтра?
- Да, разумъется.
- Въ томъ же часу?
- Въ томъ же часу.
- Прощай, мой голубчикъ.

И они нъжно поцъловались.

Послё того, онъ вернулся въ себё, ломая голову надъ тёмъ, что онъ сдёлаеть, чтобы выпутаться изъ бёды. Но отворяя дверь своей комнаты, онъ порылся въ карманё жилета, чтобы взять оттуда спички, и былъ пораженъ удивленіемъ, найдя какую-то монету.

Осветивь комнату, онь поглядёль на эту монету. То быль

двадцати-франковый луидоръ.

Онъ подумаль, что съ ума сходить.

Онъ вертъть въ рукахъ луидоръ, соображая, какимъ чудомъ эти деньги попали ему въ карманъ. Не могли же они, однако, свалиться съ неба.

Вдругь онь поняль, въ чемъ дѣло, и негодующій гиѣвъ проснулся въ немъ. Его любовница говорила про деньги, запавшія за подкладку жилета, и которыя пріятно было найти въ минуты безденежья. Она подала ему эту милостыню; какой стыдъ!

Онъ вслухъ выругался: — Хорошо, я ей задамъ послъ-завтра. И легъ спать, волнуемый злобой и униженіемъ.

Онъ поздно проснулся. Ему хотёлось ёсть. Онъ попытался снова заснуть, чтобы проспать до двухъ часовъ. Затёмъ сказаль себё:—Я немного выиграю отъ этого. Надо же мнё достать такъ или иначе денегъ.

Онъ вышелъ изъ дому, надъясь, что какая-нибудь мысль осънить его на улицъ.

Никакая мысль его не осёнила, но проходя мимо ресторана, онь каждый разь чувствоваль, что у него слюнки текуть оть голода.

Въ двѣнадцать часовъ, такъ какъ онъ еще не придумалъ, то вдругъ рѣшилъ:

— Ба! я позавтракаю на деньги Клотильды. Это не помъшаеть мнѣ ихъ отдать ей завтра.

Итакъ онъ позавтракаль въ трактирѣ за два франка пятьдесять сантимовъ. Придя въ редакцію, онъ отдаль три франка швейцару: —Вотъ, Фукаръ, возьмите ваши деньги, которыя вы вчера одолжили мнѣ на извозчика.

Онъ работалъ до семи часовъ. Потомъ пошелъ объдать и опять

истратиль три франка: двъ кружки пива вечеромъ, и въ итогъ оказалось девять франковъ тридцать сантимовъ дневного расхода.

Но такъ какъ онъ не могъ найти денегъ или создать себъ новые рессурсы въ двадцать-четыре часа, то занялъ еще шесть франковъ пятьдесятъ сантимовъ, изъ двадцати, которые долженъ былъ отдать въ тотъ же вечеръ, такъ что пришелъ на свидане съ четырьмя франками двадцатью сантимами въ карманъ.

Онъ быль золь, какъ собака, и намеревался тотчась же выяснить положение. Онъ скажеть своей любовнице:

— Знаешь, я нашель двадцать франковь, которые ты мив положила въ карманъ; я ихъ тебв не возвращаю сегодня, потому что мое положение не перемвнилось и я еще не успыт устроить свои денежныя двла. Но я тебв ихъ возвращу въ слъдующій же разъ, какъ мы увидимся.

Она пришла ласковая, внимательная и робкая. Какъ-то онъ ее встрътить? И долго цъловала его, чтобы избъжать объяснения въ первую минуту.

Съ своей стороны, онъ говорилъ себъ:

— Успъю еще заговорить объ этомъ. Надо половче приступить въ дълу.

И такъ какъ онъ не нашелъ ловкаго приступа, то ничего не сказалъ, не зная, какъ заговорить о такомъ щекотливомъ предметъ. Она не предлагала идти гулять и была во всъхъ отношеніяхъ необыкновенно любезна.

Они разстались оволо полуночи, условившись свидёться вы среду на будущей недёлё, такъ какъ m-me де-Марель предстояло нёсколько званыхъ обёдовъ.

На следующее утро, расплачиваясь за завтражь, Дюруа увидель, что вместо четырехъ остававшихся у него-монеть, оказивается пять и изъ нихъ одна золотая.

Въ первую минуту онъ подумаль, что ему нечаянно сдал золотую монету, затёмъ поняль, въ чемъ дёло, и у него сердце забилось отъ униженія, нанесеннаго ему этой упорной милостиней. Какъ онъ пожалёль, что ничего не сказаль вчера. Еслиби онъ высказался съ энергіей, то этого бы не случилось.

Въ продолжение четырехъ дней онъ бъгалъ, высуня языкъ к хлопоталъ неустанно, но совершенно безполезно, чтобы достать себъ пять луидоровъ, и тъмъ временемъ проълъ второй луидоръ Клотильды.

Не смотря на то, что онъ съ яростнымъ видомъ объявать ей:—Знаешь, чтобы этого больше не было. Не повторяй прошлыхъ шутовъ, а не то я разсержусь,—она ухитрилась сунуть ему

еще двадцать франковь въ карманъ панталонъ въ первый же разъ, какъ они встретились.

Когда онъ нашель ихъ, онъ сталь отчаянно ругаться: — Сто тысячь чертей, — и переложиль ихъ въ карманъ жилета, чтобы имъть подъ рукой, такъ какъ у него не было ни одного сантима.

Онъ усповояваль свою совёсть такимъ разсужденіемъ:—Я ей отдамъ все за разъ. Въ сущности вёдь это только заемъ.

Наконецъ, кассиръ газеты на его усиленныя просьбы согласился давать ему пять франковь въ день. Этого было какъ разъ достаточно, чтобы быть сытымъ, но не достаточно, чтобы отдать шестьдесятъ франковъ. Между тъмъ, такъ какъ Клотильда опять пустилась въ ночныя похожденія, то онъ кончилъ тъмъ, что пересталъ негодовать на золотые, которые неизмънно находилъ въ одномъ изъ кармановъ, разъ даже нашелъ въ ботинкъ, а другой разъ въ коробеть часовъ.

— Такъ какъ у ней есть прихоти, которыхъ онъ не имъетъ возможности выполнить въ настоящее время, то вполнъ естественно, чтобы она за нихъ платила, если не хочетъ безъ нихъ обойтись. — Онъ, впрочемъ, велъ строгій счетъ полученнымъ деньтамъ, чтобы возвратить ихъ со временемъ.

Разъ вечеромъ она сказала ему:—- Повъришь ли, что я нивогда не была въ Folies-Bergères. Сведи меня туда пожалуйста.

Онъ колебался съ минуту, такъ какъ боялся встретить Рашель. Но потомъ подумалъ: — Ну! ведь не женать же я на ней въ самомъ деле! Если она меня увидить съ женщиной, то пойметь, что не время со мной разговаривать. Къ тому же мы возъмемъ ложу.

Другая причина побуждала его также согласиться. Онъ быль радъ случаю предложить m-me де-Марель ложу въ театръ, ничего не платя. Это было своего рода вознагражденіе.

Онъ оставиль Клотильду сначала въ каретв, и пошель за ложей, чтобы она не видъла, что онъ нолучаеть ее даромъ; потомъ пошель за ней и они вошли, сопровождаемые поклонами контролеровь. Корридоръ былъ биткомъ набить народомъ. Они съ трудомъ пробирались сквозъ толпу мужчинъ и публичныхъ женщинъ. Наконецъ, они дошли до своей ложи и усълись между неподвижнымъ оркестромъ и оживленной галлереей.

Но m-me де-Марель совсёмъ не смотрёла на сцену; ее занимали женщины, расхаживавшія за ея спиной, и она безпрестанно оборачивалась, чтобы ихъ видёть. Ей хотёлось ощупать ихъ волосы, щеки, платье, чтобы узнать, что это за созданья.

Вдругь она сказала:

— Туть есть одна толстая брюнетка, которая все время на насъ смотрить; я сейчась думала, что она съ нами заговорить. Ты ее видъль?

Онъ отвъчаль:

— Неть, ты, должно быть, ошибаешься.

Но онъ давно уже ее замътилъ. То была Рашель, бродившая около нихъ съ досадой въ глазахъ и гнъвными словами на губахъ.

Дюруа прошель совсёмь близко около нея по корридору, и она шепнула ему:—Здравствуй!—хитро подмигнувъ глазомъ, что означало:—Понимаю.

Но Дюруа не отвічаль на эту любезность, опасаясь, что Клотильда замітить, и холодно прошель мимо, высоко задравь голову, съ презрительной миной. Рашель, которую уже мучила безсовнательная ревность, вернулась назадь, снова прошла совсёмь близко отъ него и сказала уже громче:

— Здравствуй, Жоржъ.

Онъ опять ничего не отвъчаль. Тогда она захотъла, во что бы то ни стало, чтобы онъ ее узналь и поклонился ей, а потому безпрестанно возвращалась къ ложъ, выжидая удобную минуту.

Какъ только она замѣтила, что m-me де-Марель на нее глядить, она тронула пальцемъ за плечо Дюруа и произнесла:

— Здравствуй, ты здоровъ?

Но онъ не обернулся.

Она продолжала:

— Ну, что-жъ, ты развъ оглохъ съ четверга?

Онъ не отвъчалъ и сидълъ съ такой презрительной миной, которая должна была показать ей, что онъ не хочеть унизить себя разговоромъ съ ней.

Тогда она яростно засмъялась и сказала:

— Ты, значить, опівшиль. Можеть быть, твоя спутница откусила тебі языкъ.

Тогда у него вырвался гитвный жесть и онъ раздраженных голосомъ замътилъ:

— Какъ смъете вы со мной разговаривать? Убирайтесь или я велю васъ арестовать.

Но туть она съ разъяреннымъ взглядомъ, вив себя оть злости, заорала во все горло:

— А, такъ ты воть какъ! Постой же, негодяй!.. Ты вздумаль важничать, такъ постой! Я тебя угощу, какъ следуеть. Ты даже не вланяешься мне, когда меня видишь!

Она долго бы еще кричала, но т-те де-Марель раскриза

дверь ложи и бросилась бъжать сквозь толпу, ища выхода. Дюруа бросился за ней, стараясь ее нагнать.

Тогда Рашель, видя, что они обратились въ бътство, завизжала съ торжествомъ: — Арестуйте ихъ! она украла у меня любовника.

Толпа захохотала. Два господина, ради шутки, удержали за плечи бъглянку и хотъли ее поцъловать. Но Дюруа, настигнувъ ее, высвободилъ изъ ихъ рукъ и увлекъ на улицу.

Она бросилась въ пустой фіакръ, стоявшій у дверей заведенія. Онъ вскочиль за нею и на вопросъ кучера:—Куда прикажете ѣхать, bourgeois?—отвѣчалъ:—Куда хотите.

Карета тихо покатилась впередъ. Клотильда въ нервномъ припадкъ задыхалась, закрывъ лицо руками, и Дюруа не зналъ, что сдълать и что сказать.

Наконецъ, слыша, что она плачетъ, онъ пробормоталъ:

— Послушай, Кло, милая моя Кло, позволь мнѣ объяснить тебѣ. Я не виновать... я зналъ эту женщину раньше... въ первое время пріъзда въ Парижъ.

Она вдругъ отвела руки отъ лица и съ бъщенствомъ влюбленной и обманутой женщины, прерывисто заговорила:

— Ахъ, негодяй!... какой позоръ... Ахъ, Боже мой! какой позоръ!

И все она сильнъе и сильнъе раздражалась по мъръ того, какъ мысли прояснялись у нея въ головъ:

— Ты ей платиль моими деньгами, не правда ли? А я-то ему давала деньги для этой женщины... Ахъ! какой негодяй!

Въ продолжение нѣсколькихъ секундъ, она какъ-будто искала болѣе энергичнаго и обиднаго слова, наконецъ, вдругъ, точно плюнула:

— Охъ! свинья... ты платиль ей моими деньгами...

Она не находила другого слова и повторяла его.

Вдругъ она высунулась изъ дверцы, велёла кучеру остановиться и выскочила на мостовую.

Онъ хотълъ за ней послъдовать, но она закричала:

- Я запрещаю тебѣ выходить изъ экипажа, —такъ громко, что прохожіе остановились около нихъ и Дюруа, изъ опасенія скандала, повиновался. Тогда она вынула кошелекъ, поискала мелочи при свѣтѣ фонаря, и вынувъ два франка пятьдесятъ сантимовъ, положила ихъ въ руку кучера, говоря ему звонкимъ голосомъ:
- Воть... возьмите ваши деньги... я плачу, и отвезите этого негодня въ улицу Брошакъ, въ Батиньолъ, нумеръ 21 дома.

Въ собравшейся вокругъ нихъ публикъ послышался сиъхъ. Какой-то господинъ проговорилъ: — Браво, голубушка! — а уличний мальчишка, просунувши голову въ дверцу кареты, закричалъ:

- Bonsoir, Bibi!

Послѣ этого карета покатилась, сопровождаемая хохотомъ публики.

## VI.

Жоржъ Дюруа проснулся на другое утро съ тажелымъ сердцемъ.

Онъ медленно одёлся, потомъ сёлъ у овна и задумался. Онъ чувствоваль во всемъ тёлё ломъ, точно наванунё его всего избили палками. Навонецъ, необходимость найти денегъ вызвала его изъ апатіи и онъ прежде всего отправился въ Форестье.

Пріятель приняль его въ кабинеть, гръя ноги у камина.

- Чего ты такъ рано поднялся сегодня?
- Я пришелъ по важному дѣлу; мнѣ надо уплатить долгъ чести.
  - Карточный?

Онъ колебался съ минуту, потомъ пробормоталъ: — Да, карточный.

- Какъ великъ долгь?
- Триста франковъ.

Онъ быль долженъ всего лишь двести восемьдесять.

Скептикъ Форестье спросилъ:

— А кому ты долженъ?

Дюруа не могъ сразу ответить:

- Одному... одному господину... его фамилія де-Карлевиль.
- ,Ахъ!.. А гдъ онъ живеть?

Въ улицъ... улицъ...

Форестье засмѣялся:—Въ улицѣ: не любо не слушай, а врать не мѣшай? Знаю, знаю этого господина, мой милый! Хочешь двадцать франковъ, столько-то я могу тебѣ дать!

Дюруа взяль золотой, и пошель по всёмь знакомымь и къ пяти часамъ собраль восемьдесять франковъ...

Такъ какъ ему требовалось еще двъсти, то онъ махнулъ рукой и ръшилъ оставить собранныя деньги у себя въ карманъ, пробормотавъ:

— Воть еще стоить портить себ' вровь изъ-за этой драна. Я уплачу ей, когда у меня будуть деньги.

Въ продолжение двухъ недъль онъ велъ экономную, аккуратную,

цізмудренную жизнь, составляя въ уміт самые благоразумные планы. Потомъ вдругъ въ немъ проснулось страстное желаніе любви. Ему казалось, что онъ уже долгіе годы не обнималъ ни одной женщины.

И воть въ одинъ прекрасный вечеръ, отправился въ "Folies-Bergères", въ надеждъ встрътиться съ Рашель.

Онъ дъйствительно увидъль ее у входа, такъ какъ она въчно торчала въ этомъ заведеніи.

Онъ съ улыбкой подошель и протянуль ей руку. Но она оглядъла его съ ногъ до головы: — Что вамъ отъ меня нужно?

Онъ попытался обратить все въ шутку:

**.** — Ну, полно дуться.

Она повернулась въ нему спиной, говоря: —Я не вожу знакомства съ продажными мужчинами.

Она придумала самое грубое оскорбленіе. Онъ почувствоваль, какъ кровь бросилась ему въ лицо, и вернулся домой одинъ.

Форестье, больной, ослабъвшій, въчно кашлявшій, устраиваль ему адскую жизнь въ редакціи и какъ будто нарочно придумываль для него самыя несносныя порученія. Разъ даже въ минуту раздраженія, послѣ продолжительнаго припадка кашля, онъ проричаль: — Чортъ побери! ты глупѣе, нежели я думаль. — И это потому, что Дюруа не доставиль ему какую-то справку.

Тоть чуть не отдуль его по щекамъ, но удержался и ушелъ, пробормотавъ:

— Постой же, я тебъ отплачу. — Бъглая мысль мельнула у него въ головъ. На слъдующій же день онъ вознамърился привести въ исполненіе свое намъреніе и отправился съ визитомъ къ m-me Форестье, для рекогносцировки.

Она читала книгу, лежа на диванъ, и протянувъ ему руку, не перемъняя позы, сказала:

— Здравствуйте, милый другь!

На него это произвело такое впечатлѣніе, точно ему дали пощечину:

- Отчего вы меня такъ называете?

Она отвъчала, улыбаясь:

— Я видъла на прошлой недълъ m-me де-Марель и узнала, какъ васъ у нея окрестили.

Его успокоиль любезный тонъ молодой женщины. Да и чего же въ сущности онъ могъ бояться?

Она продолжала:

— Вы ее балуете! а что касается меня, то ко мнѣ приходять послѣ дождика въ четвергъ, въ сухую пятницу. Онъ сълъ возлѣ молодой женщины и съ новымъ любопытствомъ глядѣлъ на нее,—съ любопытствомъ любителя, собирающаго рѣдкости.

Она была очень мила; такая бёленькая и нёжная. Ее хотылось приласкать. Онъ подумаль: она лучше той, и не сомнёвался въ успёхё. Онъ быль увёрень, что ему стоить только протянуть руку и взять ее, какъ срывають съ дерева плодъ.

Онъ съ ръшимостью произнесъ:

— Я не приходиль къ вамъ, потому что такъ лучше.

Она спросила, не понявъ его:

- Какъ такъ? почему?
- Почему? вы не угадываете?
- Нътъ.
- Потому что я влюблень въ васъ... о! немножко, только немножко... и не хочу, чтобы это чувство во мнѣ развилось.

Она не казалась ни удивленной, ни оскорбленной, ни польщенной; она продолжаль улыбаться той же равнодушной улыбкой и спокойно сказала:

— O! это ничего не значить, приходите. Въ меня никто долго не бываетъ влюбленъ.

Тонъ удивилъ его еще болве, нежели слова, и онъ спросиль:

- Почему?
- Потому что это безполезно и я съ разу даю это понять. Еслибы вы раньше сказали мнѣ, чего вы боитесь, я бы васъ успокоила и пригласила приходить какъ можно чаще.

Онъ произнесь патетическимъ тономъ:

— Точно можно владъть своими чувствами.

Она повернулась къ нему:

— Мой милый другь, по моему влюбленнаго мужчину следуеть вычеркивать изъ списка живыхъ людей. Онъ становится идіотомъ, и мало того: опаснымъ идіотомъ. Я прекращаю всякое знакомство съ людьми, которые меня любять, во-первыхъ, потому, что они мнѣ надоёдають, а во-вторыхъ, потому, что они мнѣ становятся подозрительны, какъ бѣшеная собака. Поэтому я подвергаю ихъ нравственному карантину до тѣхъ поръ, пока болѣзвы не пройдеть у нихъ. Не забывайте этого. Я хорошо знаю, что для васъ любовь есть ничто иное какъ физическій аппетить, а для меня она... ну какъ бы сказать, союзъ душъ, а это вовсе не входить въ религію любви мужчинъ. Вы понимаете только букву любви, но не духъ. Но... поглядите мнѣ пристально въ лицо...

Она не улыбалась больше и лицо у ней было холодно и спокойно, и она продолжала, напирая на каждое слово:

— Я никогда, никогда не буду вашей любовницей, слышите... Поэтому совершенно безполезно и было бы даже опасно для вась упорствовать въ этомъ желаніи. А теперь... когда операція сділана, хотите быть моимъ другомъ, но, понимаете, истиннымъ другомъ, безъ всякой задней мысли...

Онъ поняль, что всякая попытка будеть безплодна передъ такимъ безапелляціоннымъ рѣшеніемъ. И тотчасъ же примирился съ этимъ, вполнѣ искренно радуясь, что находитъ себѣ опору въ жизни, и протянулъ ей обѣ руки, говоря:

— Я вашъ на тёхъ условіяхъ, какія вамъ угодно будетъ установить.

Она почувствовала искренность въ голост и подала свои руки. Онъ поцталовалъ ихъ одну послт другой и сказалъ совстиъ просто:

— Ахъ! еслибъ я когда-нибудь встрътилъ такую женщину, какъ вы, съ какой радостью я бы на ней женился.

На этотъ разъ она была тронута, какъ бываютъ тронуты женщины, когда похвала найдетъ доступъ къ ихъ сердцу. Она бросила на него одинъ изъ тъхъ быстрыхъ и благодарныхъ взглядовъ, которые дълаютъ насъ рабами женщинъ.

И такъ какъ онъ не находиль, что ей сказать послѣ этого, то она сказала мягкимъ голосомъ, дотронувшись пальцемъ до рукава его сюртука:

— И я немедленно приступлю къ выполненію своихъ дружескихъ обязанностей. Вы неловки, mon cher...

И помолчавъ, спросила:

- Могу я говорить совершенно свободно?
- Да.
- Вполиъ?
- Разумвется.
- Ну такъ сдёлайте визить m-me Вальтеръ, которая очень высоко васъ цёнить, и постарайтесь ей понравиться. Ваши комплименты тамъ будуть у мёста, хотя она честная женщина, слышите ли, вполнё честная. О! туть тоже отложите всякія попеченія на счеть амуровъ. Но вы найдете нёчто лучшее, если съумёете понравиться. Я знаю, что вы еще занимаете въ газеть ничтожное мёсто. Но не бойтесь; они одинаково привётливо принимають всёхъ своихъ сотрудниковъ. Отправляйтесь туда, повёрьте мнё.

Онъ отвъчалъ, улыбаясь:

— Благодарю; вы — ангель... ангель-хранитель.

Пость этого они заговорили о томъ и о семъ.

Онъ долго оставался у нея, желая доказать, что ему пріятно быть съ нею, и уходя, еще разъ спросиль:

- Значить, ръшено, мы друзья?
- Рътено.

Такъ какъ онъ понялъ, какой эффектъ произвелъ его послъдній комплиментъ, то подчеркнулъ его, говоря:

— И если вы овдов'вете, то прошу занести меня въ списки...
И поскор'ве уб'вжалъ, чтобы не дать ей время разсердиться.
Визитъ къ m-me Вальтеръ н'есколько затруднялъ Дюруа, потому что она его не приглашала къ себ'в и онъ не хот'ять поступить безтяктно. Хозяинъ былъ съ нимъ ласковъ, ц'енилъ его услуги, обращался къ нему предпочтительно въ затруднительныхъ случаяхъ, — почему же не воспользоваться его благосклонностью, чтобы проникнуть въ домъ.

И такъ, въ одинъ прекрасный день, вставъ пораньше поутру, онъ отправился на рынокъ въ тотъ моменть, когда туда привозять припасы, купилъ штукъ двадцать великолъннъйшихъ грушъ, старательно уложилъ ихъ въ корвинку, такъ какъ будто бы онъ были присланы издалека, и снесъ къ привратнику хозяйки виъстъ съ своей карточкой, на которой написалъ:

"Жоржъ Дюруа почтительный просить m-me Вальтеръ принять эти фрукты, полученные имъ сегодня поутру изъ Нормандіи".

На другой день онъ нашель въ своемъ ящивъ для писемъ въ редакціи конвертъ, въ которомъ заключалась визитная карточка m-me Вальтеръ: она очень благодарила его и сообщала, что принимаетъ по субботамъ.

Въ следующую субботу онъ отправился къ Вальтеръ, которые жили на бульваре Малербъ въ собственномъ доме; часть его они занимали сами, а другую, какъ и подобаетъ практическимъ подямъ, отдавали въ наемъ. Швейцаръ отворялъ дверь, ведущую къ домовладельцу, и ту, которая вела къ жильцамъ, и придавалъ большую важность подъезду своей парадной ливреей съ золотими пуговицами и красными отворотами.

Пріемныя вомнаты расположены были въ первомъ этажѣ и въ нихъ вела передняя, обтянутая вышитыми обоями и увѣщанная портъерами. Три лакея дремали на скамьяхъ. Одинъ въ нихъ взялъ пальто Дюруа, другой его тросточку, а третій отвориль дверь и опередилъ на нѣсколько шаговъ посѣтителя, затѣтъ пропустилъ его впередъ, прокричавъ его имя въ пустую залу.

Молодой человъкъ въ замъщательствъ оглядълся кругомъ, в

наконець, увидъть въ зеркалъ людей, которые сидъли и, казалось, были очень далеко. Сначала онъ пошелъ-было не туда, такъ какъ зеркало сбило его съ толку, но потомъ прошелъ еще двъ пустыхъ гостиныхъ и достигъ, наконецъ, небольшого будуара, обтянутаго голубымъ шелкомъ съ золотыми пуговищами, гдъ четыре дамы разговаривали вполголоса вокругъ круглаго стола, на которомъ стояли чашки чая. Не смотря на самоувъренность, развившуюся въ немъ благодаря парижской жизни, а главное, репортерскому ремеслу, приводившему его безпрерывно въ соприкосновеніе съ разными особами, Дюруа былъ смущенъ великольпіемъ обстановки и рядомъ пустыхъ комнатъ, черезъ которыя ему пришлось идти.

Онъ пробормоталь: — Сударыня, я взяль смѣлость... — ища глазами ховяйку дома.

Она протянула ему руку. Онъ пожалъ ее, низко кланяясь, а она сказала ему: —Вы очень любезны, что пришли ко мнѣ въ гости, —и указала ему кресло, куда онъ, не разсчитавъ его высоту, сворѣе упалъ, нежели сѣлъ.

Воцарилось минутное молчаніе. Но затёмъ одна изъ дамъ продолжала разговоръ. Говорили о холодё, который даваль себя знать, но не быль, однако, настолько силенъ, чтобы остановить развитіе тифа и дать возможность кататься на конькахъ. Каждая высказывала свое мнёніе на этотъ счеть, затёмъ объясняла, какое время года она предпочитаеть, мотивируя тёми банальными причинами, которыя гнёздятся въ умахъ, какъ пыль въ комнатахъ.

Легкій стукъ двери заставиль Дюруа оглянуться, и онъ увиділь въ трехъ веркалахъ толстую даму, направлявшуюся въ будуаръ. Какъ только она въ него вошла, одна изъ посётительницъ встала, пожала руки и ушла; молодой человікъ провожалъ глазами въ зеркалів ся черную спину, на которой блестіль стеклярусъ.

Когда усповоилось легкое волненіе, произведенное перем'єщеніемъ лицъ, присутствующія вдругь заговорили о восточномъ вопросѣ и о войнѣ въ Китаѣ, а также и о затрудненіяхъ Англіи въ Африкѣ.

Дамы обсуждали эти вопросы безъ запинки, точно играли свътскую комедію, давнымъ давно затверженную и часто повторяемую.

Воніла новая дама, на этоть разь маленькая блондинка сь завитыми волосами, и ея появленіе вызвало отступленіе высокой худой женщины, среднихъ лътъ.

Заговорили о шансахъ г-на Лине попасть въ академію. Вновь прибывшая была твердо увърена, что онъ будеть побъжденъ Ка-

банономъ Леба, авторомъ превосходной передълки въ стихахъ Донъ-Кихота для французской сцены.

- Вы знаете, что ее будуть играть въ Одеонт будущей вимой.
- Ахъ! въ самомъ дълъ. Я непремънно отправлюсь смотръть это безусловно литературное произведение.

М-те Вальтеръ отвъчала любезно, но спокойно и равнодушио и безъ малъйшей запинки, точно ея мнъще обо всемъ ръшительно было составлено заранъе.

Замътивъ, что становилось темно, она позвонила и велъта принести лампы, не прерывая разговора, который текъ точно руческъ, и думая въ то же время, что она забыла заъхать къ граверу заказать пригласительные билеты для будущаго объда.

Она была слишкомъ полна, еще красива и находилась въ томъ опасномъ возрасть, когда старость уже на носу. Она еще поддерживала свою внышность, благодаря неусыпнымъ ваботамъ, всяческимъ предосторожностямъ и гигіеническому уходу за своимъ лицомъ. Она казалась во всёхъ отношеніяхъ разсудительной, умыренной, благоразумной женщиной, одной изъ тёхъ, у которыхъ умъ такой же прамолинейный, какъ аллеи французскаго сада. Въ немъ гуляешь безъ сюрпризовъ, но не безъ пріятности. У ней было много здраваго смысла и онъ замёнялъ ей фантазію, доброту и преданность, и какое-то спокойное доброжелательство ко всёмъ и ко всему.

Она замътила, что Дюруа молчить, что съ нимъ никто не заговариваеть и что ему какъ будто неловко; такъ какъ дами все еще толковали объ академіи, потому что эта излюблення тэма всегда поглощаеть ихъ вниманіе, она спросила: — Но ви, m-г Дюруа, должны лучше, чти кто-нибудь, знать, въ какомъ положеніи находится это дтло? На чьей сторонт ваши симпатія?

Онъ отвъчаль безъ колебанія:

— Въ этомъ вопросв я никогда бы не принималь въ разсчеть взаимныя достоинства—всегда болве или менве сомнительныя—кандидатовъ, но ихъ возрасть и ихъ здоровье. Я бы спрашивалъ не о томъ, что они написали, но о томъ, чвиъ они больни; я бы не сталъ допытываться, переводили ли они Лоне де-Вегу, но непремвно осведомился бы, въ какомъ состоянии ихъ печень, ихъ сердце, почки и спинной мозгъ. Для меня водяная вы сахарная болвянь или что-нибудь еще въ этомъ родъ были бы въ сто разъ лучше, нежели сорокъ томовъ разсужденій о томъ, вакъ понимается идея отечества въ варварійской поэзіи.

Удивленное молчаніе посл'єдовало за этими словами.

М-те Вальтеръ, улыбаясь, спросила:

— Но почему же?

Онъ отвъчаль:

— Потому что во всемъ и всегда я вижу одно: удовольствіе, какое вещь можеть доставить женщинамъ. Между тёмъ, академія интересуеть женщинъ только тогда, когда какой-нибудь академикъ умираетъ. Чёмъ больше ихъ умираетъ, тёмъ вамъ должно быть пріятнёе, mesdames, но чтобы они скоре умирали, надо назначать ихъ старыми и больными.

Такъ какъ присутствующія все еще не могли отдёлаться отъ нівотораго удивленія, онъ прибавиль:

— Впрочемъ, я, какъ и вы, всегда очень интересуюсь извъстемъ въ парижскихъ газетахъ о смерти какого-нибудь академика. Я спранциваю себя: кто его замёнить, и выставляю своихъ кандидатовъ. Это тоже игра, невинная игра, въ которую играютъ въ парижскихъ салонахъ вслёдъ за смертью кого-нибудь изъ безсмертныхъ.

Дамы, все еще нъсколько сбитыя съ толку, улыбнулись, однако, до такой степени замъчание его было върно.

Онъ заключить, вставая:

— Вы выбираете академиковъ, mesdames, и вы выбираете ихъ только затемъ, чтобы видеть, какъ они умирають. Поэтому выбирайте ихъ всегда какъ можно старше и ни о чемъ другомъ не заботьтесь.

Послъ этого удалился съ большимъ эффектомъ.

Когда онъ ушель, одна изъ дамъ сказала: — Онъ очень забавень, этотъ господинъ! Кто онъ такой?

М-те Вальтерь отвичала:

--- Одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ. Онъ еще не выдвинулся въ первые ряды журналистики, но я увърена, что онъ пойдетъ далеко.

Дюруа шагаль по бульвару Малербъ, чуть не подпрыгивая, довольный своимъ отступленіемъ, и бормоталь:—Ловкій выходъ!

Онъ номирился съ Рашель въ этотъ вечеръ.

Следующая неделя принесла ему два событія: онъ быль назначень главнымъ редакторомъ отдела "Des Echos" и приглашенъ къ обеду m-me Вальтеръ. Онъ тотчасъ же усмотрель связь между темъ и другимъ.

"La Vie Française" была прежде всего денежнымъ органомъ, такъ какъ хозяинъ его быль денежный человъкъ, для котораго печатъ и палата депутатовъ служили рычагами. Избравъ себъ добродуще орудемъ, онъ постоянно носилъ улыбающуюся маску

добряка, но въ дѣло употреблялъ только такихъ людей, которыхъ испыталъ и раскусилъ, и считалъ ихъ хитрыми, смѣлыми и по-кладливыми.

Дюруа, назначенный редакторомъ отдѣла "Des Echos", казался ему ловкимъ малымъ.

До сихъ поръ этимъ отдёломъ завёдывалъ секретарь редакців, Буаренаръ, старый журналисть, приличный, аккуратный и щенетильный, какъ чиновникъ. Въ продолженіе тридцати лёть онъ былъ секретаремъ редакціи одиннадцати различныхъ журналовъ, оставаясь неизмённымъ въ своихъ взглядахъ и дёйствіяхъ. Онъ переходилъ изъ одной редакціи въ другую, какъ перемёняють ресторанъ, не замёчая даже, что есть разница въ кухитъ. Политическія и религіозныя мнёнія его не касались. Онъ былъ предакъ журналу, каковъ бы онъ ни былъ, быль толковый и неоцінекный работникъ, благодаря своему опыту. Онъ работаль какъ стёпой, который ничего не видитъ, какъ глухой, который ничего не слышитъ, и какъ нёмой, который ни о чемъ не говоритъ.

При всемъ томъ у него была большая профессіональная честность и онъ ни за что не согласился бы на такую вещь, какую считаль неблаговидной или неправильной съ точки зрѣнія своего ремесла.

Вальтерь, очень дорожившій имъ, тёмъ не менёе желаль бы кого другого въ редакторы отдёла слуховъ, которые, говариваль онъ, составляють краеугольный камень газеты. Черезъ нихъ пускаешь въ ходъ новости, слухи, дёйствуешь на публику и на ренту. Между двумя отчетами о свётскихъ вечерахъ слёдуеть какъ бы невзначай помёстить важное извёстіе, какъ будто не придавал ему никакого значенія.

Надо намеками дать отгадать то, что желаень опровергнуть, но такъ, чтобы слухъ только подтвердился этимъ опроверженіемъ, или же, наобороть, утверждать что - нибудь такъ, чтобы некто этому не повёриль. Надо, чтобы въ отдёлё слуховъ каждий находилъ ежедневно по крайней мёрё хоть одну интересную для себя строчку, чтобы всё ихъ читали. Надо думать обо всёхъ и обо всемъ, обо всёхъ сословіяхъ, профессіяхъ, кружкахъ, о Парижё и о провинціи, объ арміи и о живописцахъ, о духовенств, объ университете, о судьяхъ и о куртизанкахъ. Человёкъ, завъдующій этимъ отдёломъ и командующій батальономъ репортеровъ, долженъ быть всегда на - сторожё, недовёрчивъ, проницателенъ хитеръ, ловокъ, пронырливъ и имёть такой нюхъ, чтобы тогчасъ же отличить вёрный слухъ оть невёрнаго и всегда знать, что слёдуеть сказать и о чемъ умолчать. И при томъ умёть такъ

приподнесть публивъ любое извъстіе, чтобы впечатльніе отъ него получилось самое разностороннее. Буаренару, за которымъ былъ больной опыть, не хватало ловкости и шику, а главное — той врожденной хитрости, какая требуется, чтобы ежедневно угадывать тайныя мысли хозяина. Дюруа долженъ былъ въ совершенствъ исполнять это дъло и назначение его превосходно дополняло редакцію этого журнала, "прохаживавшагося по государственнымъ фондамъ и политическимъ трущобамъ", какъ выражался Норберъ де-Вареннъ.

Вдохновителями и настоящими редакторами "Vie Française" были человъвъ пять - шесть депутатовъ, заинтересованныхъ во всъхъ спекуляціяхъ издателя. Ихъ называли въ палатъ "бандой Вальтера" и имъ завидовали, потому что они должны были наживать деньгу виъстъ съ нимъ и черезъ него.

Форестье, редакторъ политическаго отдёла, былъ просто-напросто подставнымъ лицомъ, за которымъ скрывались вышеназванние дёловые люди, и исполнялъ то, что они ему внушали. Они подскавывали ему тё передовыя статьи, которыя онъ всегда ходилъ писать къ себё на квартиру, чтобы ему не мёшали, объяснялъ онъ.

Но чтобы придать литературный характерь и парижскую окраску газеть, къ ней прикомандировали двухъ знаменитыхъ писателей, хотя и въ разномъ родъ: Жака Риваля, хроникера текущей жизни, и Норбера де-Вареннъ, поэта и фантастическаго хроникера или, върнъе сказать, разсказчика въ духъ новой школы.

Кром'в этого, нашли за дешевую ціну критиковъ по отділу искусствь, живописи, музыки и театра, редактора-криминалиста и другого для спорта, изъ многочисленной орды писателей на всів руки.

Двъ свътскихъ женщины: "Розовое Домино" и "Бълая Лапка", доставляли статьи о свътской жизни, трактовали о модахъ, о свътскомъ этикетъ и передавали различныя сплетни о свътскихъ женщинахъ.

И такимъ образомъ "Vie Française" прохаживалась по государственнымъ фондамъ и политическимъ трущобамъ", подъ рувоводствомъ всёхъ этихъ разнузданныхъ лицъ.

Дюруа еще не опомнился отъ радости о своемъ назначеніи редакторомъ отдёла слуховъ, когда получилъ маленькій билетикъ, на которомъ были награвированы слёдующія слова: — Господинъ и госпожа Вальтеръ просятъ господина Жоржа Дюруа сдёлать имъ удовольствіе отобёдать у нихъ въ четвергъ, двадцатаго января.

Эта новая благостыня, свалившаяся вследь за другой, на-

полнила его такой радостью, что онъ поцаловалъ пригласительный билеть, точно это было любовное посланіе.

Потомъ онъ отправился къ кассиру толковать о важномъ вопросв-о гонораръ.

Редактору отдёла слуховъ обыкновенно назначается извёстный бюджеть, изъ котораго онъ платить своимъ репортерамъ за корошія и дурныя извёстія, приносимыя тёмъ или другимъ, подобно тому какъ садовники приносять свои плоды торговцу ранними фруктами.

Для начала Дюруа назначено было тысячу двъсти франковъ въ мъсяцъ, изъ которыхъ онъ располагалъ удержать въ свою пользу львиную долю.

Кассиръ, вслёдствіе его упорныхъ настояній, далъ ему впередъ четыреста франковъ, и первымъ его движеніемъ было отослать m-me Марель двёсти восемьдесять франковъ, которые овъей быль долженъ, но онъ туть же сообразиль, что у него останется всего на все сто двадцать франковъ,—сумма, слишкомъ ничтожная, чтобы устроить какъ слёдуетъ свой новый отдёлъ, и онъ рёшилъ отложить эту уплату до дальнёйшаго времени.

Въ продолжение двухъ дней онъ устраивался на новоселью, такъ какъ наследоваль особый столь и этажерку для писемъ въ большой комнать, где работали все сотрудники. Онъ занималь одинъ конецъ въ этой комнать, тогда какъ Буаренаръ, бъле волосы котораго постоянно свешивались надъ листомъ бумаги, занимался на другомъ.

Длинный столь въ серединъ принадлежалъ случайнымъ сотрудникамъ. Обыкновенно онъ служилъ скамьей, на которой усаживались сотрудники, по краямъ свъсивъ ноги, или же на срединъ по-турецки. Иногда случалось, что пятеро или шестеро изъ этихъ господъ возсъдали такимъ образомъ въ повъ китайскихъ идоловъ и упорно играли въ бильбоке.

Дюруа кончиль темь, что пристрастился къ этому развлеченію и пріобреталь въ немь мало-по-малу довольно большое мастерство подъ руководствомъ и благодаря советамъ Сенъ-Порна. Форестье, здоровье котораго все ухудшалось, довериль ему свое красивое новое бильбоке, которое стало для него слинкомъ тажело, и Дюруа сильной рукой бросаль его большой шаръ, шопотомъ считая: — разъ, два, три, четыре, пять, шесть.

Ему удалось въ первый же разъ дойти до двадцати points сряду въ тотъ самый день, когда ему предстояло объдать у m-me Вальтеръ. "Счастливый день", подумаль онь, "мнв все удается,

такъ какъ искусство въ игрѣ въ бильбоке́ давало нѣкоторый почетъ въ редакціи "Vie-Française".

Онъ рано вышель изъ редакціи, чтобы успѣть переодѣться, и шель по Лондонской улицѣ, какъ вдругъ увидѣлъ передъ собой наленькую женщину, походившую по виду на m-me де-Марель. Онъ почувствовалъ, что кровь бросилась ему въ лицо, и сердце его забилось. Онъ перешелъ черезъ улицу, чтобы поглядѣть на нее въ профиль. Она остановилась, собираясь тоже переходить на другую сторону. Онъ увидѣлъ, что опибся и вздохнулъ свободнѣе.

Онъ часто себя спрашивалъ: какъ ему слъдуетъ вести себя, встрътившись съ ней лицомъ къ лицу. Поклониться ей или сдълать видъ, что ее не видитъ?

"Я съ ней не встречусь", думаль онъ. Было холодно, застывийя лужи на улицахъ покрыты были ледяной корой; троттуары сухи и казались серыми при свете газа.

Когда молодой человеть вошель къ себе, онъ подумаль: "Надо будеть мнё переменить квартиру; эта для меня более не годится".

Онъ чувствоваль себя нервно возбужденнымъ и веселымъ, готовъ быль ходить на головъ и повторяль вслухъ, переходя отъ вровати къ окну:

"Это фортуна идеть ко мнв! Это фортуна идеть ко мнв! Надо написать папашъ".

Время отъ времени онъ писалъ отцу и письмо его всегда было великой радостью въ нормандскомъ кабачкъ, у края большой дороги, на холмъ, господствующемъ надъ Руаномъ и обширной долиной Сены.

Время отъ времени также онъ получаль синій конверть, адресь на которомъ написанъ быль крупнымъ и дрожащимъ почеркомъ, и читалъ неизм'янныхъ двъ строчки, которыми всегда начинались родительскія посланія:

"Любезный сынь, симь извёщаемь тебя, что мы живы и здоровы, твоя мать и я. Ничего новаго въ оволодет не случилось. Сообщу тебт однако"...

И въ душѣ у него сохранился интересъ въ дѣламъ своего села, въ вѣстамъ о сосѣдяхъ, о состояніи вемель и жатвы. Онъ повтораль, завязывая бѣлый галстухъ передъ маленькимъ зеркальцемъ:—Надо будеть написать панашѣ завтра же. Еслибы онъ увидѣлъ сегодня вечеромъ, въ какой домъ я отправляюсь въ гости, вотъ-то былъ бы ошеломленъ! Чортъ побери! Я сейчасъ буду ѣстъ такой обѣдъ, какого онъ въ жизнь свою не готовилъ!

И вдругь ему представилась отцовская кухня, пом'ящавшаяся за пустой столовой кафе; ему вид'ялись кострюльки, сверкавшія вдоль стінь, кошка передъ очагомь, уткнувшая носъ въ золу, въ поз'є прикурнувшей Химеры, деревянный столь, залоснившійся оть времени и пролитыхъ кушаньевъ, суповая чаша, дымящаяся по средині и зажженная сальная свіна между двумя приборами.

И онъ увидёлъ также мужа и жену, отца и мать, простыхъ мужика и бабу, медленно и осторожно ввшихъ супъ. Онъ хорошо зналъ всё складочки на ихъ старыхъ лицахъ, всё движенія нхъ рукъ и головы. Онъ зналъ даже то, что они говорили другъ другу каждый вечеръ, ужиная напротивъ другъ друга.

Онъ подумаль еще: "Надо будеть однако побывать у нихъ". Но такъ какъ туалеть его былъ оконченъ, то онъ потушить свъчку и сощелъ внизъ по лъстницъ.

Когда онъ проходиль по наружному бульвару, къ нему подходили уличныя женщины, но онъ отвёчаль, отбиваясь отъ нахъ: —Убирайтесь прочь, —съ такимъ презрѣніемъ, какъ еслибы онъ оскорбили его... Въ самомъ дѣлѣ, за кого онѣ принимали его? Неужели эти уличныя потаскушки не умѣютъ различать людей?

Сознаніе, что онь во фракъ отправляется объдать въ очень извъстнымъ и очень значительнымъ лицамъ, заставляло его чувствовать себя вакимъ-то другимъ, новымъ человъвомъ, свътскить франтомъ, человъвомъ большого свъта.

Онъ съ увъренностью вошель въ переднюю, освъщенную двумя бронзовыми канделябрами, и непринужденнымъ жестомъ подалъ свое пальто и тросточку въ руки двухъ лакеевъ, подошедшихъ къ нему.

Всѣ салоны были ярко освѣщены. М-те Вальтеръ принимаю во второмъ, самомъ общирномъ. Она встрѣтила Дюруа очаровательной улыбкой, и онъ ножалъ руки двумъ мужчинамъ, прибившимъ раньше его: гг. Фирменъ и Ларошъ-Раво, депутатамъ, анонимнымъ сотрудникамъ "Vie Française". Фирменъ пользовател особымъ авторитетомъ въ газетѣ, благодаря своему вліянію въ палатѣ депутатовъ. Никто не сомнѣвался въ томъ, что онъ будеть со временемъ министромъ.

Затёмъ прибыли Форестье, мужъ и жена; послёдняя въ розовомъ платьё и восхитительная. Дюруа былъ пораженъ, увидя, въ какихъ дружескихъ отношеніяхъ она была съ представителями страны. Она разговаривала вполголоса у камина съ Фирменомъ въ продолженіе добрыхъ пяти минутъ.

Шарль казался въ полномъ изнеможении. Онъ очень полудълъ въ послъдний мъсяцъ и кашлялъ, безпрерывно повторая: — Надо будеть рёшиться провести остатовь зимы на югё. Норберь де-Вареннь и Жавь Риваль пришли вмёстё. Затёмъ отворилась дверь въ глубинё комнаты, и повазался самъ Вальтерь въ сопровожденіи двухъ высокихъ молодыхъ дёвушекъ, лёть шестнадцати-восемнадцати, одной довольно некрасивой, а другой довольно хорошенькой.

Дюруа зналь, однаво, что ховяннь быль отець семейства, и темъ не менёе очень удивился. Онь нивогда не думаль о дочеряхь издателя "Vie Française", какъ не думаешь объ отдаленнихь странахь, которыхь никогда не увидишь. И, кром'в того, онь представляль ихъ себ'в маленькими д'ввочками, и вдругъ увидинь женщинъ. Онъ исимтываль теперь и вкоторую неловкость, какъ это бываеть иногда при быстрой перем'вн'в декорацій.

Онъ протянули ему руку, одна за другой, когда его имъ представили, и затъмъ пошли и съли за маленькій столикъ, который, безъ сомивнія, быль отведенъ спеціально для нихъ, и принялись неребирать катушки съ піелкомъ въ небольшой корзинкъ.

Кого-то ждали еще, и собравшаяся публика молчала, чувствуя ту спеціальную неловкость, какая всегда ощущается передъ званымъ объдомъ, людьми, умственная атмосфера у которыхъ неодинакова, благодаря дневнымъ занятіямъ.

Дюруа отъ нечего-дълать поглядълъ на стъны, и Вальтеръ издали замътилъ ему, съ очевиднымъ желаніемъ похвастаться своимъ добромъ.

- Вы смотрите на мои картины, я вамъ ихъ сейчасъ покажу. И взяль въ руки лампу, чтобы Дюруа могъ видеть всё подробности.
  - Воть адъсь пейзажи, сказаль онъ.

По средний вискла большая картина Гильёме: "Берегъ Нормандіи при грозовомъ небів". Подъ нею "Лісь", Гартинье. Затімъ равнина Алжиріи, Гильёме, съ верблюдомъ на горизонтів, большимъ верблюдомъ на высовихъ ногахъ, походившимъ на какой-то диковинный монументъ.

Вальтерь перешель въ следующей стене и объявиль серьезнимь тономъ церемоніймейстера:

- Историческая живопись.

Тутъ находились четыре картины: "Посвщеніе госпиталя" Жерве, "Жница" Бастієна Лепаже, "Вдова" Бугро и "Казнь" Жань-Поля Лоренса. Последняя картина представляла вандейскаго священника, разстреливаемаго у стены его церкви отрядомъ "синихъ".

Улыбка мелькнула на серьезномъ лицѣ хозяина, когда онъ указалъ на слѣдующую стѣну:

— Здёсь помёщаются "les fantaisistes".—Здёсь была во-первыхъ маленькая картинка Беро, озаглавленная: "Вверху и вику". Молодая парижанка ноднималась по лёсенкё вагона коино-железной дороги. Голова виднёлась на одномъ уровнё съ имперіаломъ, и мужчины, сидёвшіе на скамейкахъ, съ жаднымъ удовольствіемъ уставились на хорошенькое личико, приближавшееся къ них, между тёмъ, канъ мужчины, стоявніе вниву на платформе, съ выраженіемъ досады и алчности, глядёли на ноги молодой женщины.

Вальтеръ держаль лампу и повтораль съ двусмыеленнить см'яхомъ:

— Гм!.. Вёдь, забавно? неправда ли, вёдь, забавно! Затёмъ освётилъ "Снасеніе погибающаго" Ламбера.

Посреди об'вденнаго стола, изъ-за вотораго только-что вниме об'вдавшіе, сидёла кошка и съ удивленіемъ и смущеніемъ гладёла на муху, потонувшую въ стакан'в воды. У кошки одна лапка была приподнята, точно она собиралась вытащить муху изъ стакана, да не рёшалась. Она сама не знала, что ей дёлать?

Затёмъ, хозяннъ показалъ картину Деталля: "Урокъ", на которой представленъ былъ солдать въ казармахъ, учащій мосыу играть на барабант, и объявиль:

- Воть это остроуміе!

Дюруа сменлся одобрительнымъ сменхомъ и восторгался:

— Какъ это прелестно! какъ это прелестно! какъ это пре... Но внезапно умолкъ на полусловъ, услыкавъ за своей спиной голосъ m-me де-Марель, вошедшей въ комнату.

Хозяинъ продолжаль освёщать картины, поясняя:

— У меня есть еще картины въ другияъ компатахъ, но тё принадлежатъ въ менъе извъстиому, менъе опредълениому роду. Здъсь же собраны сливки.

Онъ повызываль на акварель Мориса Лелуара "Препятствіе". На ней представлены были носилки, остановившінся посреднулицы, такъ какъ проходъ быль загорожень двумя простолодинами, которые бились на кулачкахъ, двумя силачами, боровинмися точно геркулесы. И въ окит восилосъ видивлосъ восхиттельное личико женщины, глядъвшей на драку во всъ глаза... не выражая ни малъйшаго нетерпънія, а скоръе иткоторое восхищеніе борьбой этихъ двуногихъ звърей.

Вальтерь продолжаль объяснять:

— Я покупаю въ настоящую минуту картини молодых

художниковь, совсёмь молодыхь, и держу ихъ во внутреннихъ комнатахъ, до тёхъ поръ, пока они не станутъ знамениты.

Потемъ прибавиль шопотомъ:

— Теперь какъ разъ удобное время новупать картины. Живописцы умираютъ съ голода. У нихъ нътъ ни гроша... ни гроша...

Но Дюруа уже ничего не видъть и слупаль, ничего не понимая; m-me де-Марель стояла за его спиной. Что ему дълать? Если онъ ей поклонится, не рискуеть ли онъ, что она повернется къ нему спиной или скажеть какую-нибудь дерзость. Если онъ не подойдеть къ ней, что подумають другіе? Онъ говориль себъ:—Надо выждать время, —и быль такъ взволнованъ, что одну минуту думаль притвориться больнымъ и уйти подъ этимъ предлогомъ.

Осмотръ стѣнъ былъ оконченъ, хозяинъ поставилъ лампу и пошелъ ноздороваться съ вновь прибывшею гостьей, а Дюруа одинъ продолжалъ осматривать картины, точно не могъ ими достаточно налюбоваться.

Онъ быль совсёмь сбить съ толку. Что ему дёлать? Онъ слышаль голоса, различаль слова.

М-те Форестье позвала его:

— Послушайте, т-г Дюруа!

Онъ подовжаль къ ней. Она объяснила ему, что одна изъ ея пріятельниць даеть баль и очень желала бы, чтобы о немъ упомянули въ отдёлё слуховъ "Vie Française".

Онъ забормоталъ:

— Разумбется, съ удовольствіемъ.

· М-те де-Марель была совсёмъ близко около него. Онъ не решался повернуться и отойти.

Вдругь онь подумаль, что съ ума сходить.

Она громко сказала: —Здравствуйте, "милый другь". Вы меня не узнаете?

Онъ быстро повернулся на каблукахъ. Она стояла передънить улыбающаяся, съ веселыми и ласковыми глазами, и протягивала ему руку.

Онъ взялъ ее съ трепетомъ, все еще опасаясь какой-нибудь хигрости и коварства. Она прибавила безмятежно:

— Что это вы пропали? Вась совсемь не видно!

Онъ пролепеталъ, все еще не въ силахъ овладъть собой:

— Я быль очень занять. M-г Вальтерь поручиль мив новый отдель и мив съ нимъ много дела. Она отвъчала, не спуская съ него глазъ, причемъ онъ начего не могъ открыть въ ея взоръ, кромъ доброжелательства:

-- Я знаю; но это не причина, чтобы забывать друзей.

Ихъ разлучила толстая дама, вошедшая въ гостиную, съ открытой жирной шеей и красными руками и щеками, одътая и причесанная съ претензіей и тажело ступавшая; глядя на ея походку легво было себъ представить, какія у нея были толстыя и неуклюжія ноги.

Такъ какъ къ ней относились съ большимъ вниманіемъ, то Дюруа спросиль у m-me Форестье:

- Кто эта дама?
- Виконтеса де-Персмеръ, та, что подписывается: "Розовое Домино".

Онъ быль поражень и ему хотелось засменться: "Розовое Домино! Розовое Домино! А мить-то въ воображении представлялась молодая женщина, какъ вы! А вместо того, воть она какая,
это "Розовое Домино!" Это забавно! меть! это очень забавно!

Въ дверяхъ появился слуга и провозгласилъ: кущать подано! Объдъ былъ банальный и веселый, одинъ изъ тъхъ объдовъ, на которыхъ говорятъ обо всемъ, ничего не сказавъ.

Дюруа посадили между старшей дочерью хозяина, дурнушкой Розой, и m-me де-Марель. Это последнее соседство его инсклымо стесняло, котя сама она казалась очень въ духе и болгала съ своимъ обычнымъ остроуміемъ. Но онъ былъ стесненъ, робель, какъ музыкантъ, который никакъ не могъ попасть въ томъ. Мало-по-малу, однако, уверенность возвращалась въ нему и ихъ взгляды безпрестанно встречались, вопросительно, дружелюбно и почти такъ же любовно, какъ прежде.

Вдругь ему повазалось, что кто-то прикоснулся къ нему подъ столомъ. Онъ осторожно протянулъ ногу и встрътилъ ногу сосъдки, которую та не отняла при этомъ соприкосновеніи. Они въ эту минуту между собой не говорили, и повернулись въ сторону сосъдей.

Дюруа, у котораго сердце билось немножко сильное, ножат ногу соседки, отвечавшую на его пожате. Тогда онъ понать, что любовь ихъ возобновилась.

Что говорили они затёмъ? немногое; но сердца ихъ каждий разъ вздрагивали, когда они глядёли другъ на друга.

Однако, молодой человъкъ хотъль быть любезнымъ съ дочерью своего хозяина и время отъ времени обращался къ ней съ какой-нибудь фразой. Она отвъчала въ духъ своей матери, ни минуты не затрудняясь насчеть того, что ей слъдовало сказать. По правую руку Вальтера сидъла виконтесса де-Персмеръ, задававшая такой тонъ, точно она была принцесса. А Дюруа забавлялся, на нее глядя, и шопотомъ спращивалъ m-me де-Марель:

- Вы знакомы съ той, другой, которая подписывается "Въ-
  - Да, конечно, съ баронессой де-Ливре?
  - Что она въ такомъ же родъ?
- Неть... но тоже смешная. Высокая, худая, шестьдесять леть, фальшивыя букли на лбу, зубы какъ у англичанки, умъ въ духе реставраціи, туалеты изъ той же эпохи.
  - Гдв они выволали такихъ литературныхъ феноменовъ?
- Обломки дворянства всегда съ охотой подбираются выскочками мъщанами.
  - И ниваного другого резона нъть?
  - Никавого.

Послѣ этого начался политическій спорь между хозянномъ, двумя депутатами, Норберомъ де-Вареннъ и Жакомъ Ривалемъ, и дяился до самаго дессерта.

Когда всв вернулись въ гостиную, Дюруа опять подошель въ ти-те де Марель и, поглядень ей прамо въ глаза, сказаль:

- Хотите я васъ провожу домой?
- Нътъ.
- -- Почему?
- Потому что Ларошъ-Раво, который живетъ по сосъдству со мной, всегда отвозитъ меня домой, когда я здъсь объдаю.
  - Когда я вась увижу?
  - Прівзжайте завтра ко инв завтракать.

И на этомъ они разстались.

Дюруа оставался не долго, находя вечеръ монотоннымъ. Сходя съ лъстинкы, онъ нагналъ Норбера де-Вареннъ, который тоже уходилъ. Старый поэтъ взялъ его подъ руку; не опасаясь больше его соперничества въ газетъ, такъ какъ ихъ отдълы были совсъвъ разные, онъ относился теперь къ молодому человъку благосклонно, какъ дъдушка къ внуку.

- Проводите меня часть дороги, котите?-сказаль онь.
- Оъ радостью, cher maître, отвёчаль тотъ.

И они тихими шагами попыи по бульвару Малербъ.

Парижь быль почти нусть въ эту холодную ночь, одну изъ тъхъ, которыя кажутся колоднъе другихъ, когда звъзды отстоятъ какъ будто дальне отъ земли, а воздухъ приносить вмъстъ съ своимъ ледянымъ дыханіемъ какъ бы напоминовеніе о другихъ еще болъе отдаленныхъ мірахъ. Въ первыя минуты они оба не говорили ни слова. Затемъ Дюруа, чтобы сказаль что-нибудь, произнесъ:

— Этоть Фирменъ, кажется, очень умный и образованный человъкъ.

Старый поэть пробормоталь:

— Вы находите?

Молодой человъкъ, удивленный, не зналъ что сказать.

- Да... онъ вёдь слыветь однимъ изъ самыхъ способныхъ людей въ палатё.
- Весьма возможно. Въ царствъ слъпыхъ кривые вороле. Всъ эти люди, видите ли, ничтожны потому, что у нихъ умъ въ тискахъ между деньгами и политикой. Это невъжды, моп сћег, съ которыми невозможно разговаривать ни о чемъ такомъ, что мы любимъ. Ихъ умъ поверхностенъ или, върнъе сказать, загрявненъ, какъ Сена въ Аньеръ. Ахъ! какъ трудно найти человъка съ иногостороннимъ умомъ, мысли котораго возбуждають въ васъ такое же ощущене необъятной шири, какое испытываемъ на берегу моря. Я знавалъ такихъ людей. Они умерли.

Норберъ де-Вареннъ говорилъ звучнымъ, но сдержанных голосомъ, который звенѣлъ бы среди безмолвія ночи, еслиби только онъ далъ ему волю. Онъ казался возбужденнымъ и печальнымъ; онъ испытывалъ ту грусть, какая иногда овладѣваетъ душой и заставляетъ ее звенѣть, какъ звенитъ земля, окованняя льдомъ!

Онъ продолжаль:

— Впрочемъ, не все ли равно немного больше ума вли немного меньше, если всему наступаетъ конецъ.

Онъ умолкъ. Дюруа, у которато было весело на сердив, сказалъ, улыбаясь:

— Вы сегодня мрачно настроены, cher maitre.

Поэть отвичаль:

— Я всегда тавъ настроенъ, мое дига, и черевъ нѣсковью лѣтъ то же самое будеть и съ вами. Живнь—ходиъ. Пока взбираешься на верхъ, глядишь на верхушку и чувствуещь себя счастливымъ, но когда доберенься до веринины, то вдругъ увидишь, что приходится спускаться, а внизу ждетъ смерть. Взбираешься наверхъ тихо, а спускаемыся очень быстро. Въ ваши годы человъкъ радостно смотритъ на живнъ. Онъ ждетъ отъ нея такъ много вещей, которыхъ, вирочемъ, никогда не получитъ. Въ мои годы уже вичего не ждешь, ничего, кромъ смерти.

Дюруа засивался:

— Брр... меня бросаеть въ дрожь отъ вашихъ словъ.

Норберъ де-Вареннъ продолжалъ:

- Нътъ, вы меня сегодня не понимаете, но со временемъ приномните то, что я вамъ теперь говорю. Видите ли, наступаеть день, и для многихъ онъ наступаеть очень рано, когда, какъ говорится, не до смъху больше, потому что за всвиъ, на что ни посмотришь, виднъется смерть. О!-вы даже не понимаете этого слова — смерть. Въ ваши годы оно ничего не выражаеть. Въ мои годы-оно странию. Да!-какъ то вдругь наступаеть моменть, вогда его поймень, Богь въсть почему, Богь въсть по поводу чего, н тогда все въ жизии получаеть иную окраску. Воть уже пятнадцать леть какъ и чувствую, какъ смерть гложеть меня, точно и ношу въ самомъ себъ какого-то грызущаго меня ввъря. Я почувствоваль мало-по-малу, мёсяць ва мёсяцемь, чась за часомь, какъ она начала постепенно разрупіать меня, точно домъ, который разваливается. Она меня до такой степени обезобразила, что я больше не узнаю самого себя. Во мив ничего не осталось оть моего прежняго я!---гдв тоть живнерадостный, свежій, сильный нужчина, какимъ я быль въ тридцать летъ? Я видель, какъ она окрасила въ бълую враску мои черные волосы, и съ какой искусной и злобной медлительностью. Она отняла у меня мою упругую кожу, мои мускулы, мои зубы, все мое прежнее твло и оставила мив только разбитую отчанніемь душу, которую всворв тоже отниметь. Да!-она искрошила меня, злодейка, она совершила, секунду за секундой, тихо и жестоко, медленное разрушеніе моего существа. И теперь я сознаю смерть во всемъ, что дыаю. Каждый шагь приближаеть меня къ ней, каждое движеніе, каждый вздохъ моей груди ускоряєть ся ненавистное дело. Дышать, спать, всть, пить, работать, мечтать-все, что мы ни делаемъ, все это-значитъ умирать! Жить, наконецъ, значитъ умирать! О! вы узнаете это! Еслибы вы поразимслили только четверть часа, то увидели бы это.

Чего вы ждете? — любви? — еще ивсколько поцвлуевь и вы будете пресыщены.

Еще чего? Денегъ? Зачёмъ? Чтобы платить женщинамъ? Удивительное благонолучіе! Чтобы много ёсть, разжирёть и кричать по цёлымъ ночамъ отъ страданій, причиняемыхъ подагрой.

Ну еще чего? Славы? Къ чему она поведеть, если ее нельзя получать въ видъ любви? Ну а затъмъ что еще? все та же смерть въ концъ концъ концовъ.

Я теперь вижу ее такъ бливно, что часто мив хочется протянуть руку, чтобы ее оттолкнуть. Она поврываеть землю и наполняеть пространство. Я ее вездв отпрываю. Маленькія животныя, которыхъ мы давимъ на дорогѣ, надающіе листья, сѣдина въ бородѣ друга терзають мое сердце и взывають ко миѣ: "Воть она!" Она портить миѣ все, что я дѣлаю, все, что я вижу, все, что я ѣмъ и все, что я пью, все, что я люблю: лунныя ночи, восходъ солнца, великій океанъ, красивыя рѣки и лѣтній вечерній воздухъ, который такъ сладко вдыхать.

Онъ тихо шелъ, слегка запыхавшись и размышляя вслухъ, почти позабывъ, что его слушають. И продолжалъ:

— И никогда никто не возвращается, никогда! Остаются формы статуй, формы, въ которыхъ постоянно отливаются оденаковые предметы: но мое твло, мое лицо, мои мысли, мои желянія никогда не возобновятся. А между твиъ, родятся милліоны и милліарды существъ, въ которыхъ будетъ какъ бы частица меня самого: такой же носъ; глаза, лобъ, щеки и ротъ, какъ у меня. И душа такая же какъ у меня, но я-то самъ никогда не вернусь, ничего действительно моего никогда не оживеть въ въ этихъ безчисленныхъ и разнообразныхъ существахъ, безконечно разнообразныхъ, хотя приблизительно сходныхъ.

Во что мы можемъ върить?

Всв религи безсмысленны съ ихъ однородной моралью в эгоистическими объщаніями, чудовищно глупыми. Монтескье сказаль: "Всв законы, установленные на томъ основаніи, что наша машина сотворена извъстнымъ образомъ, были бы иные, еслиби наша машина была иная".

То же самое можно сказать и о нашихъ божествахъ, и о нашихъ върованіяхъ. Всё наши върованія зависять отъ условій нашего существованія, начиная отъ простого свётскаго предразсудка до такъ называемыхъ "въчныхъ истинъ".

Истина по сю сторону Пиреней и заблуждение по ту сторону.

Истина на вемлъ и заблуждение виъ ея.

Истина для нашихъ органовъ и заблужденіе при иной органиваціи.

Правило: "дважды два—четыре" должно быть непринавию внё атмосферы вемли. Потому что всё нании идеи зависять только оть свойствъ нашихъ чувствъ. Цвёта существують только потому, что у насъ есть глазъ, который ихъ видитъ, ввукъ, потому что у насъ есть барабанная перепонка, превращающая шумъ въ вибрацію. И такъ, устройство нашихъ органовъ опредбляеть для нашего сужденія кажущіяся свойства матеріи!

Ничто не истинно, ничто не върно. И вдобавовъ для на-

блюденія путемъ этихъ обманчивыхъ орудій, у нась имѣется одна незначительная точка въ пространствѣ, безъ всякихъ свѣденій о томъ, что ее окружаеть, и одинъ неуловимый моменть во времени, безъ всякаго понятія о томъ, что было и что будетъ! И подумать, что человѣческое существо, мыслящее, мучающееся—ничто иное какъ ничтожный атомъ живой пыли, просыпанной надъ нашей маленькой вемлей, воторая въ свою очередь ничто иное какъ втомъ пыли въ общирной всеменной!

Одна смерть несомивниа!

Онъ остановился, взяль Дюруа объими руками за воротникъ его пальто и медленнымъ голосомъ проговорилъ:

— Подумайте обо всемъ этомъ, молодой человъкъ, поразмыслите надъ этимъ дни, мъсяцы и годы, и жизнь вамъ представится въ иномъ свътъ. Попробуйте-ка высвободиться ивъ своихъ оковъ, попытайтесь нечеловъческимъ усиліемъ отдёлиться отъ своего тъла, своихъ интересовъ, мыслей, всего человъческаго, и заглянуть въ иную сферу, и вы поймете, какъ мало значенія имъютъ споры романтиковъ и натуралистовъ и обсужденіе бюджета.

Онъ зашагаль быстрве.

— Но вмёстё съ тёмъ вы почувствуете страиную тоску людей, доведенныхъ до отчаянія. Вы будете биться, рваться, терзаться сомнёніями.

Вы закричите: — помогите! — и никто не отзовется на вашъ призывъ. Вы будете протягивать руки, звать на помощь, просить любви, утъщенія, спасенія! И никто не придеть. Отчего мы такъ страдаемъ? — отъ того въроятно, что мы созданы, чтобы жить болье согласно съ матеріей, нежели съ духомъ, но благодаря изощрившемуся мышленію явыся разладъ между настроеніемъ машего ума и незыблемыми условіями нашей жизни. Поглядите на ограниченныхъ людей: если только никакое крупное несчастіе ихъ не постигнеть, они не страдають отъ общаго горя. Да и животныя его тоже не чувствують.

Онъ опать остановился, думаль несколько секундъ и затемъ свазаль:

— Я—погибшій человікь; у меня ніть ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни жены, ни дітей, ни Бога!

И прибавиль, помолчавь еще съ минуту:

— У меня есть одна только риема!

И поднявъ голову къ небу, на которомъ сіялъ блёднолицый обликъ полной луны, продекламировалъ:

"Et je cherche le mot de cet obscur problème Dans le ciel noir et vide, où flotte un astre blème".

Они дошли до моста Согласія и молча перешли черезь него, потомъ прошли мимо Palais-Bourbon.

Норберъ де-Вареннъ снова заговорилъ.

— Женитесь, другъ мой, вы не знаете, что такое жить одному въ мои годы. Одиночество теперь производить во инстрашную тоску. Одиночество дома, у камина, но вечерамь—о! какая это пытка! Мив представляется тогда, что я одинъ на свътв, безусловно одинъ, но окруженъ неопредълениними опасностями, неизвъстными и страшными вещами. И перегородка, от дълнощая меня отъ сосъда, котораго я не знаю, удаляеть меня отъ него какъ отъ звъздъ, которыя я вижу изъ окна. Какая-то лихорадка овладъваетъ мной, лихорадка сграха и отчания, и безмолвіе ствиъ наводить на меня укасъ. Какъ глубоко и какъ печально безмолвіе комнати, гдъ живешь одинъ! Это безмолвіе окутываеть не только тъло, но и душу, и котда, случается, трещить мебель, то весь вздрагиваешь, потому что никакого шума не ждешь въ этомъ мертвомъ жилищъ!

Онъ помолчалъ еще и прибавилъ:

— Когда состарвешься, то хорошо было бы иметь около себя детокъ!

Они дошли до середины улицы Бургонь.

Поэть остановился передъ высокимъ домомъ, позвонилъ, пожалъ руку Дюруа и сказалъ ему:

— Забудьте всю эту старческую болтовию, молодой человых, и живите сообразно своему возрасту. Прощайте.

И скрылся въ темномъ коррридоръ.

Дюруа пошель домой съ стесненнымъ сердцемъ. Ему вазалось, что ему показали какую-то яму, наполненную мертвими костями, яму неизбежную, куда онъ самъ свалится со временемъ. Онъ пробормоталъ:

— Брр... должно быть, не весело ему живется на світі. Я бы не желаль быть постояннымь повіреннымь его мыслей, чорть побери!

Но посторонившись, чтобы пропустить надушенную женщину, выходившую изъ кареты, чтобы войти къ себв въ домъ, онъ вдохнуль запахъ вербены и ириса и легкія его расширились отъ радости и надежды: воспоминаніе о m-me де-Марель, которую онъ увидить завтра, охватило его всего съ ногъ до головы.

<sup>1) &</sup>quot;И я ищу разгадии этой непонятной тайны въ темномъ и пустомъ вебь, гдв плаваеть блёдное свётняо".

Все ему улыбалось. Жизнь встръчала его съ любовью. Какъ сладко жить, когда надежды осуществляются!

И онъ уснуль въ упоеніи и рано проснулся, чтобы прогуляться п'вшкомъ по Булонскому л'всу, прежде нежели идти на свиданіе.

Вътеръ перемънился за ночь и сталъ теплъе; солнце гръло какъ въ апрълъ. Всъ привычные посътители лъса вышли погулять, отвъчая на призывъ яснаго и теплаго неба.

Дюруа медленно шель, упиваясь душистымь, какъ весной, мягкимь воздухомь. Онь миноваль тріумфальную арку и повернуль вь большую аллею напротивь дороги, предоставленной всадникамь. Онь глядёль, какъ мужчины и женщины, богатые міра сего, проёзжали мимо него рысью, галопомъ и почти имь не завидоваль. Онъ всёхъ почти зналь по именамь, зналь, какъ велико ихъ состояніе, зналь закулисную сторону ихъ жизни, такъ какъ благодаря своему ремеслу превратился какъ бы въ родь альманаха парижскихъ знаменитостей и скандаловъ.

Амазонки пробажали, затянутыя въ темное сукно, обрисовывавшее ихъ формы и съ темъ надменнымъ и неприступнымъ видомъ, какой многія женщины представляють верхомъ на лошади. И Дюруа забавлялся, вполголоса произнося, точно эктенью въ церкви, имена, титулы и отличительныя черты любовниковъ, которыхъ имъ приписывали справедливо или несправедливо.

Но иногда вмъсто того, чтобы говорить:

Графъ Анри де-Кревлакъ,

Баронъ де-Ганкеленъ,

Сэръ Джонъ Гаррикъ,

Князь де-Латуръ-Ангеракъ,

Онъ бормоталъ:

Люси де-Камакъ,

Графиня де-Бдонебенъ,

Луиза Мишо изъ Водевиля,

Роза Маркетенъ изъ Оперы.

Эта игра очень его забавляла: онъ какъ будто констатироваль подъ строгой вниностью вичную и глубокую низость человива, и это его веселило, возбуждало, радовало.

Затёмъ онъ вслухъ сказалъ:

— Лицемеры вы эдакіе!

И сталь искать взглядомъ всадниковъ, о которыхъ ходили самые скверные слухи.

Онъ виделъ многихъ, которыхъ подозревали въ шулерстве и

для которыхъ во всякомъ случат игра въ клубт была главных рессурсомъ, единственнымъ рессурсомъ, разумтется, подогрительнымъ.

Другіе, весьма знаменитые, жили исключительно на доходи своихъ женъ, —это было всёмъ извёстно. Третьи, наконецъ, на доходы любовницъ, —вакъ это утверждали. Многіе уплатили свои долги (почтенное дёло), хотя никто не могъ сказать, откуда они взяли на это денегъ (весьма сомнительная тайна). Онъ видёль финансистовъ, громадное богатство которыхъ началось съ воровства, —но ихъ принимали всюду, въ самые благородные дома; онъ видёль людей до такой степени уважаемыхъ, что мелкіе буржуз снимали шапки, когда они проходили, —а между тёмъ, ихъ безсовёстныя плутни въ великихъ національныхъ предпріятіяхъ не были тайной для тёхъ, кому извёстна закулисная сторона дёла.

У всёхъ видъ быль надменный, надутыя губы, дерзвій взглядь; и у тёхъ, кто носиль бакенбарды, и у тёхъ, кто носиль усы.

Дюруа смѣялся, повторяя:

— Нечего сказать, славные молодцы, чистые разбойники!

Но воть проёхала карета открытая, низенькая и прелестная, запраженная двумя чудными бёлыми конями, съ развёвающимся хвостами и гривой. Ими правила маленькая бёлокурая женщив, извёстная куртизанка, за которой сидёло двое грумовъ. Дюруз остановился: ему хотёлось поклониться и начать апплодировать этой выскочкё продажной любви, которая храбро выставляла на показъ на этомъ гуляньи и въ часъ, присвоенный себё лицемёрными аристократами, наглую роскошь, пріобрётенную ею своимъ ремесломъ.

Онъ, быть можеть смутно, чувствоваль, что есть что-то общее между ними, какая-то естественная связь; что они одной породы. одного духа и что его успъхъ обусловится отважными дъйствіями того же порядка.

Онъ пошелъ обратно медлениве и съ согрвтымъ счастемъ сердцемъ и прибылъ немного раньше назначеннаго часа къ дверямъ своей бывшей любовницы.

Она приняла его съ поцвауями, точно они никогда и не ссорились, и въ первую минуту позабыла мудрую осторожность, которой всегда придерживалась, лаская его дома.

Потомъ сказала, цълуя кончики его завитыхъ усовъ:

— Ты не знаешь, мой голубчикъ, какая меня ждеть скука. Я надъялась на медовый мъсяцъ, а вмъсто того мой мужъ сваливается мнъ на голову на цълыхъ шесть недъль: онъ взаль отпускъ. Но я не хочу провести шесть недъль, не видавшись съ

тобой, въ особенности послѣ нашей маленькой ссоры, и воть какъ я устроила дѣла. Ты придешь ко мнѣ обѣдать въ понедѣльникъ: я ему уже говорила про тебя и познакомлю тебя съ нимъ.

Дюруа колебался, смущенный, такъ какъ никогда еще не стояль лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, у котораго отнялъ жену. Онь боялся выдать себя чѣмъ-нибудь: взглядомъ, смущеніемъ, кто тамъ еще знаетъ чѣмъ. И бормоталъ: "Нѣтъ, нѣтъ лучше мнѣ не знакомиться съ твоимъ мужемъ".

Она настанвала, очень удивленная, стоя передъ нимъ и тараща на него наивные глаза:

— Но почему же? Какъ странно! Да вёдь самая обывновенная вещь въ мірів! Вотъ ужъ никогда бы не подумала, что ты такой дурачокъ.

Онъ обидълся:

— Ну, хорошо, я приду въ понедъльникъ объдать.

Она прибавила:

— Чтобы намъ было ловче, я приглашу и Форестье съ женой. Хоть я и не люблю принимать у себя.

До понедъльнива Дюруа не думаль больше объ этомъ свиданіи, но всходя по л'єстницѣ m-me де-Марель, онъ почувствоваль себя смущеннымъ, не потому, чтобы ему было стыдно пожать руку этого мужа, пить его вино и ѣсть его хлѣбъ-соль, но нотому, что онъ боялся, самъ не зная чего. Его пригласили войти въ салонъ и ему, какъ и всегда, пришлось ждать. Затѣмъ дверь отворилась, и онъ увидѣль высокаго мужчину съ бѣлой бородой, съ орденомъ въ петлицѣ, серьезнаго и приличнаго, который направился къ нему съ щепетильной вѣжливостью.

— Жена часто говорила мнё о вась и я очень радь познакомиться съ вами.

Дюруа подошель, стараясь придать лицу привѣтливое выраженіе и съ преувеличенной энергіей пожаль протянутую ему хозяиномъ дома руку. Послѣ того, усѣвшись, не зналъ что сказать.

Де-Марель подложиль въ каминъ полено дровь и спросиль:

— Вы давно уже занимаетесь журналистикой?

Дюруа отвѣчалъ:

- Всего еще нъсколько мъсяцевъ.
- Ага! вы скоро подвинулись впередъ!
- Да, довольно скоро.

И принялся болтать на удачу, не думая о томъ, что говорить, высказывая всё тё банальности, которыя въ ходу между людьми, незнакомыми другъ съ другомъ. Онъ вдругъ успокоился и начиналь находить свое положение забавнымъ. Онъ глядёлъ на серьез-

ное и почтенное лицо де-Мареля, и ему хотвлось смваться. Онъ думаль:—А въдь я приставиль тебъ рога, мой милый, да!

И злая, внутренняя радость просыпалась въ немъ, радость вора, которому удалось украсть, не навлекая на себя ни чыхъ подозреній, коварная, но восхитительная радость.

Ему вдругь захотелось подружиться сь этимъ человекомъ, заслужить его доверіе, заставить разсказать себе его секреты.

М-те де-Марель вошла неожиданно, и окинувъ ихъ обоихъ улыбающимся и непроницаемымъ взглядомъ, подошла въ Дюруа, который не посмълъ при мужъ поцъловать у нея руку, какъ онъ это всегда дълалъ.

Она была спокойна и весела, какъ женщина, видавшая виды, и которая находила такую встръчу простой и естественной, будучи отъ природы откровенно хитрой и порочной.

Появилась Лорина и степеннъе чъмъ когда-либо подошла и подставила свой лобикъ Дюруа.

Присутствіе отца всегда ее ствсняло. Мать сказала ей:

— Воть какъ! ты сегодня не называешь его "милый другъ". И девочка покраснела, точно выдали богъ весть какую тайну ея сердца; что-нибудь весьма интимное и не совсемъ хорошее.

Когда прівхали Форестье, то видъ Шарля всёхъ напугалъ. Онъ страшно похудёль и поблёднёль въ одну недёлю, и безпрерывно кашлялъ. Онъ объявилъ, что они уважають въ Каннъ въ слёдующій четвергъ, вслёдствіе рёшительнаго приказа доктора.

Они рано убхали, и Дюруа сказалъ, покачивая головой:

— Мит кажется, что онъ очень плохъ. Врядъ ди онъ долго проживетъ.

М-те де-Марель объявила безмятежно:

— O! онъ погибшій человіть! Воть ужъ можеть похвалиться тімь, что ему попалась такая жена.

Дюруа спросиль:

- Она много ему помогаеть?
- Скажите, что она за него работаеть. Она знаеть все и всёхъ, хотя какъ будто никого не замъчаеть. И добьется всего что угодно, когда этого захочеть. О! она хитра, ловка и такая интриганка, какихъ свъть не производилъ. Настоящій кладъ для человъка, желающаго сдълать карьеру.

Дюруа сказаль:

— Она, безъ сомивнія, очень своро выйдеть замужъ, если овдовветь.

М-те де-Марель отвъчала:

— Да! я не удивлюсь даже, если окажется, что она уже

имѣетъ вого-нибудь въ виду... депутата... если только... онъ согласится... потому что... могутъ оказаться большія препятствія... нравственныя... Словомъ, вотъ и все. Я больше ничего не знаю!

Марель проговорилъ съ нетерпъніемъ:

— Ты всегда даешь подозрѣвать кучу такихъ вещей, какія мнѣ не нравятся. Не будемъ вмѣшиваться въ чужія дѣла. Довольно съ насъ и того, чтобы жить въ мирѣ съ собственной совъстью. Этого правила слѣдовало бы всѣмъ держаться.

Дюруа ушелъ съ смущеннымъ сердцемъ и умомъ, исполненнымъ смутныхъ номбинацій. На следующій день онь отправился съ вивитомъ въ Форестье и нашель ихъ укладывающимися. Шарль лежаль на диванъ, дышаль преувеличенно тяжело и повторяль:

— Мив следовало увхать ивсяць тому назадъ.

Потомъ сталъ давать Дюруа пропасть инструкцій относительно газеты, хотя все уже было условлено съ Вальтеромъ.

Уходя, молодой человъкъ кръпко пожалъ руку своему товарищу:

— Ну, старина, до свиданія.

М-те Форестье проводила его до дверей и онъ посившно сказаль ей:

— Вы не забыли нашего договора? Мы друзья и союзники, неправда ли? Слъдовательно, если я вамъ буду нуженъ, не стъснайтесь. Пришлите депещу или напидните одно слово, и я явлюсь.

Она пробормотама:

— Merci; я этого не забуду.

И раглядомъ еще нѣжнѣе и прододжительнѣе поблагодарила его. Сходя съ лѣстиицы, онъ встрѣтился съ графомъ де-Водрекъ, который медленно всходилъ по дѣстиицѣ и котораго онъ уже разъ видѣлъ у нея. Онъ казался печальнымъ, можетъ быть, со-жалѣлъ объ ея отъѣздѣ!

Желая выказать свою свётскость, журналисть любезно покло-

Тотъ отретиль на повдонъ въждиво, но нъсколько надменно. Форестье, мужъ и жена, уъхали въ четвергъ вечеромъ.

А, Э.

## ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ

ВЪ

## ЕВРОПЪ И ВЪ РОССІИ.

VI \*).

Судьбы землевладенія въ Россін мало чёмъ отличаются отъ хода поземельныхъ отношеній въ вападной Европ'в. И у насъ поземельная собственность образовалась двоякимъ путемъ, -- снезу, по праву труда и фактическаго владенія, а сверху, по праву политическому, въ силу полномочій государственной власти. И у насъ политическій элементь землевладінія ввяль веркь надъ хозяйственными его основами и привель къ уничтожению всехъ прежнихъ частныхъ правъ на землю, ради интересовъ государства и служилаго сословія. Древніе вотчинники, своеземцы, исчезають; земли сельскихъ общинъ отдаются служилому классу, сначала въ условное владеніе, а потомъ и въ полную собственность, вмёстё съ обитающимъ на нихъ населеніемъ. Раздача земель въ поместье, въ виде жалованья, соответствуеть раздаче лемовь и бенефицій на западі; какъ лены и бенефиціи сділались наслідственными, такъ и помъстья переходять въ въчное и потоиственное владение служилыхъ людей. Подобно тому, какъ господство феодаловъ надъ сельскимъ населеніемъ и надъ его землями получило характеръ частной собственности, такъ и у насъ крестьян-

<sup>\*)</sup> Читано въ заседаніи Юридическаго общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университете, 16 марта 1885 года. См. выше, марть, стр. 172 и слы.

ство со всёми его поземельными и личными правами становится частного собственностью помёщиковъ.

"Великая русская имперія, —писаль Джонь Стюарть Милль вь пятидесятыхъ годахъ, --- представляеть собою то же самое, чёмъ била феодальная Европа, почти безъ измененій". И въ самомъ дъть, если отбросить вившнія особенности феодализма и остановиться на его сущности, то нельзя не видеть, что различія между средневъковою Европою и кръпостною Россіею далеко не столь существенны, какъ принято думать обыкновенно. Правда, наши пом'вщики не были завоевателями своихъ земель, они не были победителями крестьянства, они не совершали самостоятельных ъ подвиговъ въ духв рыцарства и не обладали самостоятельнымъ политическимъ значеніемъ, — но ихъ поземельныя права зависёли оть службы и имъли несомнънно источникъ политическій. По справедливому замечанію К. П. Победомосцева, вотчинняя власть получаеть у насъ свойство власти государственной, и обратно, государственная власть проникается вотчиннымъ началомъ: "изъ сліянія того и другого образовался старинный типъ нашего землевладенія, — типъ безспорно государственнаго, а не гражданскаго происхожденія" 1). А до появленія этого типа и независимо отъ него развивалась поземельная собственность въ тесномъ смысле этого слова, на почвъ фактическихъ условій земледъльческаго быта.

Старые юристы и историки сомнъвались еще въ существованін какихъ-либо поземельныхъ правъ до прихода служилыхъ людей для полученія оброва. Карамзинъ ставить "любопытный вопросъ: неужели никогда не бывало въ Россіи крестьянъ-владельцевь?" —и отвечаеть на этотъ вопросъ уклончиво. "По крайней мере, -- говорить онъ, -- не знаемъ, где они были. Видимъ, что внязья, бояре, воины и купцы, -- т.-е. городскіе жители, -искони владели землями, отдавали ихъ въ наемъ крестьянамъ свободнымъ. Всякая область принадлежить городу; всё ея земли счигались какъ бы законною собственностью его жителей, древнихъ господъ Россіи, купившихъ въроятно (?) это право мечомъ въ такое время, до котораго не восходять летописи и преданія. Но врестьяне, плати дань или оброкъ наемщикамъ, имъютъ свободу личную и движимую собственность". Карамзину рисуется здесь картина чисто-феодальная; на ней фигурируеть и мечъ, въ качествъ основы и орудія всякаго права. Другой изследователь, Рейцъ, полагалъ, что въ настоящее время невозможно решить

<sup>1)</sup> К. Победоносцевъ, Курсъ гражданскаго права. Москва, 1868, І, стр. 82 и сл.

опредълительно вопросъ, поставленный Карамзинымъ. Рейцъ волеблется въ своихъ сужденіяхъ; по его словамъ, "если у врестьянъ не было собственныхъ земель, то причиною тому была
скорѣе бѣдность сего власса, чѣмъ законныя прецатствія", ибо
"запрещеніе крестьянамъ пріобрѣтать поземельную собственность
встрѣчается уже гораздо позже" 1). Очевидно, Рейца, какъ и
Карамзина, смущаетъ то обстоятельство, что въ дошедшихъ до
насъ документахъ и жалованныхъ грамотахъ всегда идетъ рѣчь
только о правахъ "князей, бояръ, воиновъ и купцовъ". Историки
переносили въ далекое прошлое свои современныя понятія о поземельной собственности и о способахъ ея пріобрѣтенія; они исходили отъ той точки зрѣнія, что первоначальные владѣльцы земль,
подобно нынѣшнимъ, должны были непремѣнно получить надзежащую санкцію отъ правительственной власти, хотя бы нослѣдняя
еще не установилась въ данную эпоху.

Между темъ, для каждаго ясно, что вся поместная система не имъла бы смысла, еслибы она не предполагала подъ собою прочнаго крестьянскаго землевладёнія. Пом'єстье давалось служилому человъку для того, чтобы онъ могъ спокойно исполнять свои служебныя обязанности въ московскихъ приказахъ или на войне; онъ долженъ былъ кормиться оброкомъ съ определеннаго количества крестьянскихъ дворовъ или, какъ выражались виоследствік, "душъ". Земля оставалась во владении обрабатывавшихъ ее крестьянь, и только лежавшія на нихъ повинности уступались государствомъ въ пользу помъщика. Земли, не заселенныя и не застроенныя крестьянствомъ, не годились бы вовсе для раздачи въ пом'встье, ибо ими не обезпечивалось бы исправное получение оброка, и служилому человъку пришлось бы заняться сельским хозяйствомъ, вмъсто того, чтобы пребывать на службъ военной или гражданской. Государственная власть передавала отдельным лицамъ право взимать съ крестьянъ надоги, размъръ которыхъ определялся обычаемъ или обстоятельствами. "Первоначально, говорить Неволинь, —право помещика ограничивалось только полученіемъ и обращеніемъ въ свою собственность техъ денежнихъ, хлебныхъ и другого рода доходовъ отъ поместья, которые принадлежали самой вазнъ, а отъ нея быди ему предоставлени"; всь дальнышія права присвонвались мало-по-малу, вопрежи постояннымъ запретительнымъ указамъ. Будучи временнымъ собирателемъ дани съ опредъленнаго пространства земли, служилий

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> См. К. А. Невомина, Собраніе сочиненій (Спб. 1857), т. IV, стр. 180—32; Карамэннъ (изд. 1819), т. VII, стр. 213.

человівкъ не должень быль измінять хозяйственное состояніе помістья, нарушать права врестьянь, обременять ихъ сборами и повинностями; за подобныя незавонныя дійствія онъ лишался помістья, а врестьянамь возвращались излишне-взятые съ нихъ оброви 1).

Что васается вотчинь, принадлежавших владельцамь на праве собственности, то и въ нихъ крестьяне занимали извъстное самостоятельное положение по отношению къ землъ; это видно уже изъ того, что "съ земли" платили они, а не вотчинники. Эти привилегированные владельцы обязаны были службою, подобно помвщикамъ, и облекались полномочіями чисто-политическими, въ силу особыхъ жалованныхъ грамотъ. "На основаніи этихъ грамотъ, -- по словамъ Неволина, -- вотчинникъ получалъ многія права державной власти и становился въ своей вотчинъ какъ бы княземъ. Чёмъ были внязья вообще по отношенію въ своимъ вотчиннымъ владеніямъ, темъ деладся на основаніи жалованной грамоты частный владелець, по отношенію къ своей вотчині. Онъ получаль правительственную власть надъ лицами, жившими на его землъ. Онъ дълался судьею ихъ не только по дъламъ гражданскимъ, но и по деламъ уголовнымъ, исключая дель о воровствъ, разбоъ и душегубствъ, которыя, впрочемъ, иногда также ему поручались. Онъ иолучаль право собирать для себя въ своей вотчине различния пошлины, следовавшія въ казну княжескую, и пользоваться повинностями, учрежденными собственно для внязя". Всякое нарушеніе обязанностей службы влекло за собою отнятіе вотчины, подобно тому, какъ это было относительно помъстій. Служилые люди составляли непостоянный, перемёнчивый, кочующій элементь землевладінія; что же было постоянною, прочною основою его, какъ не землевладение крестьянское, подвластное верхнему служилому классу и обложенное въ его пользу опредъленными платежами?

Настоящая повемельная собственность существовала въ такъназываемыхъ черныхъ или тяглыхъ земляхъ, находившихся въ
наслъдственномъ частномъ владъніи поселянъ. Подъ вліяніемъ
монгольскаго владычества установился взглядъ, что государству
принадлежитъ верховное право собственности на всю русскую
вемлю; въ этомъ смыслъ и черныя земли считались государственными, такъ какъ съ нихъ собирались налоги въ пользу казны.

<sup>1)</sup> Неволинь, тамъ же, стр. 211 и др.; Лавіерь, О помістьяхь и вотчинахь. Сиб. 1848, стр. 191 и др.; Блюменфельдь, О формахь землевладінія въ древней Россіи Одесса, 1884, стр. 256 и сл.

Владёльны таглыхъ участковъ говорять въ документахъ о "великаго князя земяв, отца своего статка, а своего владёнія"; эти
земям переходили по наслёдству, продавались и покумались безпрепятственно. Различіе между тяглою и вотчинною землею заключалось въ личномъ положеніи владёльцевъ: по общему правилу, съ вотчины владёлецъ долженъ былъ отправлять службу
для князя или, какъ было потомъ, для царя, а владёлецъ тяглой
земли платилъ съ нея денежный оброкъ. Тутъ была разница въ
повинностяхъ, а не въ правахъ на землю; въ этомъ последнемъ
отношеніи преимущество было скорёе на стороне тяглыхъ людей,
ибо у нихъ земля не отбиралась по тёмъ или другимъ поводамъ, какъ у вотчинниковъ, а напротивъ, владёнія ихъ всегда
охранялись отъ посягательствъ служилаго сословія.

И у насъ, какъ и повсюду въ Европъ, произошло такить образомъ раздвоеніе поземельной собственности: съ одной стороны, вознивло владение высшее, государственное, соединенное съ обазанностью службы и съ значительною властью надъ сельских населеніемъ, а съ другой — продолжалось владініе подчиненное, связанное съ различными повинностями въ пользу служилыхъ людей и государства. Вотчинники и помъщики именовались "государями" по отношенію къ земледёльцамъ, а последніе были ихъ "подданными". Дальнейшій историческій процессь определямся уже самъ собою: владельцы вотчинъ и поместій старались утвердить и расширить свои поземельныя права, все более слагая съ себя ограниченія и условія, подъ которыми эти права были имъ даны; они освобождали себя отъ тягостей службы, выставляя вийсто себя "даточныхъ людей"; они все болъе увеличивали свое жалованье за службу, отъ которой уклонялись по возможности, и постепенно пріобретали, одно за другимъ, все фактическія хозяйственныя права землевладенія, вместь съ неограниченнымъ господствомъ надъ крестьянами. Стоя близко къ источнику власти, они достигли своихъ целей сравнительно легко и скоро; но нужно сказать, что государство упорно боролось противъ стремленій служилаго власса и принимало не разъ энергическія міры для удержанія за собою правъ, присвоенныхъ, мало-по-малу, пом'віциками. Сначала дёло идеть объ охране интересовь престыянства, о недопущении полнаго поглощения его владальцами, о сохранении непосредственных в связей между милліонами поселинь и государственною властью; — эта задача овазывается, однаво, слишкомъ трудною и хлопотливою. Начинается борьба другого рода: государство усиливается, по крайней мере, заставить помещиковь исполнять повинность службы, вызываеть ихъ въ столицы для

распределенія по войскамъ и привазамъ, посылаєть объ этомъ строгія напоминанія, угрожая отнятіємъ помёстій, — но все это даєть весьма невначительные результаты. Число "нётчиковъ", т.-е. уклоняющихся отъ службы, возрастаєть непрерывно; служать только тё, вому это выгодно, кто разсчитываєть на повышенія и особенныя награды. Борьба съ "нётчиками" не привела ни къ чему даже въ суровое царствованіе Петра, — и это вполнё естественно: старинный служилый классь не существоваль болёе, онь превратился въ классь землевладёльческій, помёщичій.

Заключительнымъ актомъ этого въкового процесса была "жалованная грамота дворянству", стол'ятній юбилей которой долженъ праздноваться въ апреле текущаго года. Въ указе Петра III , о дарования вольности и свободы воему россійскому дворянству", оть 18 февраля 1762 года, слышится еще отголосовы прежней, отчасти затихшей борьбы; въ этомъ указъ, рядомъ съ освобожденіемъ дворянь оть обязательной службы, выражена надежда, что дворяне будуть сами служить добровольно, а "тихъ, которые питах и никакой службы не имъли, но только въ леностяхъ и праздности все время препровождать будуть..., Мы превирать и уничтожать всёмъ нашимъ вёрноподданнымъ и истиннымъ сынамъ отечества повелеваемъ, и ниже ко двору нашему прівадъ, ни въ публичныхъ собраніяхъ и торжествахъ тершими будуть". Государство не примирилось еще, очевидно, съ превращениемъ служилыхъ людей въ землевладельцевъ и сельскихъ хозяевъ. Окончательно и формально совершилось это превращение при Екатеринъ II, съ изданіємъ жалованной грамоты 21 апръля 1785 г. Вотчины и пом'єстья перешли въ полную частную собственность ихъ владельцевь, сь отменою всякихъ прежнихъ ограниченій и условій; служебная повинность упразднена, и дворяне владіють землями уже не въ видъ жалованья за службу, а въ качествъ самостоятельных в собственников и распорядителей. Подвластное имъ крестьянское вемлевладение лишается всякой легальной опоры н отдается всецёло на волю пом'вщиковъ. Государство отказывается отъ своихъ правъ на земли, отданныя въ поместье и въ вотчину; оно уступаеть владальцамь многочисленное сельское населеніе, прикрепленное къ земле въ интересахъ всеобщей государственной службы.

Жалованная грамота императрицы Еватерины II имбеть громадное, рѣшающее значеніе въ исторіи поземельной собственности въ Россіи. Петръ I могь еще распоряжаться землями помбстными и вотчинными, въ интересахъ государства; онъ запрещалъ всякія отчужденія имбній, допуская только продажу въ случаяхъ врай-

ней надобности, "по особенной нуждъ"; каждому предоставлено отыскивать руду и устраивать заводы на чужой земль, — владьлецъ обязанъ былъ безъ всякаго вознагражденія отвести известное пространство земли для устройства завода; запрещалось владывцамъ рубить лъса, пригодные для постройки кораблей, подъ страхомъ суровыхъ взысканій и даже смертной казни, — эти ліса объявлены были заказными, и рубить ихъ предоставлено только казнъ и ея подрядчивамъ, безъ вознагражденія помъщиковъ; частныя мельницы отдавались правительствомъ въ откупъ, съ выдъленіемъ изв'єстной части дохода въ пользу казны 1). Эти и подобныя имъ мёры логически вытекали изъ государственнаго происхожденія и характера поземельныхъ правь служилаго сословія. Пом'вщики не были собственниками земель; "крестьянамъ они не въковые владъльцы, -- канъ говорилъ Посопковъ, -- того ради они не весьма ихъ и берегуть, а прямой ихъ владетель всероссійскій самодержецъ, а они владеють временно . Совсемъ другое начало было установлено "жалованною грамотою" 1785 года. За дворянами признано исключительное право владёть крепостными людьми съ землею и безъ земли; "право собственности дворянина на его имвнія не ограничивается одною поверхностью земли, но распространяется въ самыхъ нъдрахъ той земли и въ водахъ, ему принадлежащихъ, на всв сокровенныя произрастенія, минералы и металлы" (ст. 33). Здёсь находимъ мы ту формулу поземельной собственности, которая вошла въ наши действующе законы и получила применение ко всемъ вообще владениямъ, какъ дворянскимъ, такъ и купеческимъ и мъщанскимъ. Отмънени были также охранительныя постановленія относительно лесовъ; всв леса, растущіе въ пределахъ помещичыхъ дачь, хотя бы они считались запов'вдными, предоставлены въ полное распораженіе владельцевь. Въ качестве законных опекуновъ и обладателей крвпостного сельскаго населенія, помещики имели, однако, известныя обязанности относительно государства; ихъ поземельныя права сохраняли политическій оттінокь до послідней крестьянской реформы. Пом'вщики были не просто землевлядальны; это было политическое сословіе, которому дана была определенная организація и отведена значительная роль въ местномъ самоуправленія. Около 23 милліоновъ крестьянъ принадлежало 110 тысячамъ дворянъ. Раздача пом'встій ви'всто жалованья привеля у нась къ гран-

<sup>&#</sup>x27;) См. "Лекцін и изслідованія по исторін русскаго права", проф. В. Сергієвича, Спб., 1883, стр. 952—4.

діозному результату, о какомъ не сміли мечтать даже западноевропейскіе феодалы.

Нівоторые писатели находять вы нашемы старомы поземельномъ устройствъ обдуманную логическую систему, проникнутую единымъ началомъ служенія государству. По мивнію князя Черкасскаго, прикрапленіе крестьянь "имало высокую философскую необходимость"; онъ видить также превосходство нашего връпостного права передъ западнымъ феодализмомъ въ томъ, что безправиме крестьяне назывались иногда "сиротами". Въляевъ, говоря о пранъ крестьянъ поступать въ солдаты, замъчаеть, что "очевидно законодатель и крепостных в людей считаль членами государства, а службу ихъ господамъ — государственною службою (!), только посредственною, т.-е. криностной человикь, служа госнодину, твы самымь служиль государству, которое считало себя въ правв принять и непосредственную его службу, ежели онь самь этого желаеть". Такъ же точно профессоръ Градовскій полагаеть, что "закрвиленіе и несвободное положеніе одного сословія въ государствъ, того сословія, на которое больше всего опералась двятельность правительства, требовало закрвпленія другихъ классовъ въ пользу этого сословія" і). Не трудно зам'втить натянутость этихъ объясненій. Обявательная служба дворянъ не нивла ничего общаго съ крвпостнымъ правомъ; служебная двятельность была почетнымъ поприщемъ для людей способныхъ и честолюбивыхъ; это была единственная возможная карьера для висшаго сословія, и принудительность этой карьеры составляла преимущество дворянства. Неудобства обязательной службы стали чувствоваться уже позднее, когда жизнь вь поместьяхь и вотчинахъ оказалась довольно привлекательною при неограниченномъ господствъ надъ крестьянствомь. Проводить какую-либо параллель между крвностнымъ правомъ и обязательною службою — болве чемъ странно. Правда, однимъ изъ первоначальныхъ поводовъ къ прикръпленію крестьянъ выставлялась необходимость обезпечить исправное получение оброка для служилых в людей, особенно мелкопомъстныхъ; но отъ простого запрещенія крестынскихъ переходовъ до отдачи земледъльцевъ помъщикамъ въ полную собственность-цёлая бездна. Нёть даже малёйшей тёни соотвётствія между положеніемъ крестьянъ относительно пом'вщиковъ и обязанностями последнихъ относительно государства; вотчинная власть

¹) Очеркъ исторіи крестьянскаго сословія, князя В. Черкасскаго ("Русскій Архивъ", 1880, кн. ПІ), стр. 76, 141; "Крестьяне на Руси", И. Бізляева М., 1860, стр. 259; "Общественние классы въ Россім до Петра І", А. Градовскаго (Жури. Мин. Нар. Просв., 1868, № 4 и 5), стр. 447.

надъ крестьянами возрастала по мере сокращения служебных повинностей владъльцевъ, к наибольшее усиление връпостного права началось именно съ того момента, когда дворянство было освобождено отъ обязательной службы. То, что было когда-то жыованьемъ за службу, осталось за помъщивами уже независимо отъ службы; самыя общирныя права на вемлю предоставлены был имъ въ то именно время, когда прекратились принудительныя жертвы ихъ на пользу государства и вогда обезпечение ихъ насчеть престыянства утратило уже, повидимому, свой raison d'être. Не надо также забывать, что служба дворянь въ рядахъ войска вовсе не избавляла другихъ сословій отъ рекрутчины; поэтому вамъчание Бъляева, что врестьянинь служиль государству посредствомъ службы пом'вщику, оказывается совершенно нев'врнимъ Главная масса русскаго войска всегда состояла изъ крестынъ различныхъ категорій, въ томъ числё и изъ крёпостныхъ; положеніе дворянь выділялось только тімь, что имь доступны был высшіе ранги, а въ силу одной изъ статей жалованной граноти предписывалось "съ дворянами, служащими въ нижимхъ чинахъ, поступать во всёхъ штрафахъ, накъ съ оберъ-офицерами". Притомъ впосивдствін давалось за службу особое денежное жалованье, и доходы съ пом'естья не принимались уже въ разсчеть; безпомъстные дворяне ничемъ не отличались въ этомъ отношение отъ богатъйшихъ землевладъльневъ, предки которыхъ были поставлени вь возможность спокойно служить съ земли. Не следуеть вообще преувеличивать значеніе обязательной службы дворянства, въ смысті жертвы на пользу общую; это была скорте привиллегія, что повинность, по крайней міру по мысли закона и по своей дійствительной исторической роли.

Взглядъ на частныя земельныя владвиія, какъ на собственность государства, примінался съ особенною послідовательностью въ тіхть случаяхъ, когда онъ въ сущности не иміль твердой исторической основы. Весьмя поучительна въ этомъ отношеніи судіба землевладівнія на сіверів, гдів съ давнихъ временъ установилос прочная поземельная собственность въ средів врестьянъ и носліскихъ людей. Земли находились тамъ въ вотчинномъ владівні, пріобрітались по наслідству и по формальнымъ актамъ; но онісчитались "тяглыми" на старомъ оффиціальномъ явний, и этого названія было достаточно для превращенія частныхъ земель въ государственныя. Такого рода крутая реформа произведена биль межевыми инструкціями, изданными во второй половинъ прошлаго столітія. Всякіе документы на владівніе признавались незаконными, на томъ основаніи, что черносощные крестьяне не могли

имъть другихъ земель, кромъ государственныхъ; отъ владъльцевъ требовались жалованныя грамоты и именные указы, которыхъ они не имћии, вследствіе чего земли просто отбирались у нихъ безъ вознагражденія, хотя бы эти участки были куплены за наличныя деньги. Въ то же время неравенство владвній въ средв самихъ крестьянь, вознившее естественно путемь законных сдёлокь и актовъ, казалось несогласнымъ съ задачею тяглыхъ земель-служить постояннымъ фондомъ для равномернаго и исправнаго отбыванія повинностей поселянами; по этому поводу предписано было пустить въ общій переділь всі крестьянскія земли, причемъ частныя пріобретенія зачислены были въ разрядъ земель, подлежавнихъ разделу. "Межевыя инструкціи, —какъ выражается талантливая изследовательница этой любопытной исторіи, г-жа Александра Ефименко, --- являются настоящими девретами конвента по отношенію къ свверному крестьянскому землевладінію". Послі многихъ тяжбъ и споровъ, предписанный передълъ совершился уже въ тридцатыхъ годахъ текущаго столетія, и существовавшее на свверв частное землевладвије замвнено общиннымъ, благодаря настойчивымъ мёрамъ правительства 1). Такимъ образомъ законодательство Екатерины II, проводившее принципъ полной частной собственности относительно дворянскихъ именій, придерживалось совсемъ другихъ началъ относительно владеній другихъ сословій и особенно врестьянства. Эта оборотная сторона медали не должна быть упускаема изъ виду при безпристрастной оценке жалованной грамоты 1785 года по отношенію ея къ поземельному вопросу.

## VII.

Крестьянская реформа уничтожила различіе между дворянскими имѣніями и не-дворянскими. Землевладѣніе потеряло свой сословный, политическій характерь; оно стало доступно всѣмь вообще обывателямь на одинаковых правахь. Политическій элементь землевладѣнія отошель къ государству, по принадлежности. Но формула поземельной собственности, выраженная въ дворянской грамотѣ, сохранила понынѣ свою силу, и тѣ широкія права, которыя даны были высшему сословію въ государствѣ, служать теперь мѣщанству и купечеству. Еще въ запискахъ Болотова высказано про-

<sup>)</sup> Крестьянское землевладение на крайнемъ севере, Александры Ефименко (Изследования народной жизни, вып. I, M. 1884), стр. 327 и след. См. также Dr. J. Engelmann, Die Leibeigenschaft in Russland. Dorpat, 1884, стр. 358 и сл.

рочество, имѣющее особенный смысль въ настоящее время: "росвошь и непомърное мотовство нашихъ дворянъ произведуть то, что большая часть нашихъ сель и деревень принадлежать будутъ фабрикантамъ, купцамъ, подъячимъ, секретарямъ, докторамъ, и не мы, а они, господами и владъльцами будутъ" 1). Кромъ роскоши и мотовства—явленій болье или менье исключительныхъ,—переходу имѣній въ руки капиталистовъ содыйствуютъ могущественныя общія причины, въ числъ которыхъ играють роль и традиціонныя черты дворянства,—стремленіе къ службъ въ столицаль и въ мъстныхъ центрахъ, слабая наклонность къ сельско-хозявственной дъятельности, недостатовъ привязанности къ роднымъ пепелищамъ, обычная податливость по отношенію къ соблазнамъ кредита.

И теперь землевладальцы мечтають о легвомъ долгосрочномъ вредить, поддаваясь обманчивымь прелестямь этой опасной сирены, повсюду завлекающей въ пропасть частное землевладение. Государственный поземельный банкъ долженъ удовлетворить эту потребность, снабдить пом'вщиковъ капиталами и оставить въ ихъ рукахъ заложенныя земли, обремененныя непосильными платежами процентовъ и погашенія; а близорукіе владёльцы хлопочуть еще объ томъ, чтобы размёръ выдаваемыхъ ссудъ быль какъ можно выше, т.-е. чтобы неоплатность именій обнаружилась какъ можно скорбе. Неизбъжно повторится исторія до-реформеннаго помъщичьяго вредита, когда въ залогъ по ссудамъ изъ казенныхъ кредитныхъ учрежденій состояла почти половина всёхъ дворянскихъ имъній, съ семью милліонами крыпостныхъ, на общую сумму полумилліарда; разница будеть только та, что прежнія законныя препятствія къ переходу этихъ земель въ купеческія н мъщанскія руки не существують болье, и мобилизація имънів совершится съ небывалою легкостью и быстротою. Неть ничего пагубнъе для землевладънія, какъ мысль о возможности заклада имуществъ съ сохраненіемъ ихъ ценности. Отдача именія въ залогъ не есть вовсе пользование вредитомъ; это уже замасированное отчужденіе, допускающее выкупъ. Разумный кредить долженъ основываться на козяйственной двятельности лица; онъ можеть имъть смыслъ только въ видахъ возвышенія доходности земли в улучшенія земледільческой культуры. Такое именно употребленіе получаемыхъ ссудъ должно быть признано обязательнымъ, и оно необходимо подлежить контролю правительства, когда ссуды выдаются изъ общественныхъ или государственныхъ средствъ. Къ

<sup>4)</sup> Крестьяне въ царствованіе имп. Екатерины П, В. И. Семевскаго, т. I, стр. 6-7.

сожальнію, объ этихъ ограничительныхъ условіяхъ меньше всего заботятся люди, добивающіеся кредита во что бы то ни стало, хотя-бы ціною потери своихъ иміній.

Кавъ бы то ни было, бывшія дворянскія пом'єстья все бол'є и сильнее пускаются въ общій имущественный обороть; они все чаще попадають въ руки безразборчивыхъ деятелей, стремящихся по возможности быстро обернуть капиталь посредствомъ вырубки лесовъ, продажи скота и размноженія питейныхъ заведеній. Представляется вопросъ: следуеть ли при подобныхъ обстоятельствахъ сохранить ту щедрую формулировку землевладальческихъ правъ, которая нашла свое выражение въ дворянской грамотв, въ видв особенной привилегіи дворянскаго сословія? Мы думаемъ, что настоятельно необходимо возстановить прежнія ограниченія относительно лесовъ, руднивовъ и копей, въ интересахъ всего государства и народа. Государственная власть имветь у насъ несомненное историческое право контролировать употребление земельныхъ угодій, поставить ліса подъ охрану закона, обусловить пользованіе рудниками изв'єстнымъ срокомъ, хотя бы и весьма продолжительнымъ, — не допускать чрезмерныхъ злоупотребленій кредитомъ и способствовать переходу земель во владъніе единственно-надежнаго и наиболее многочисленнаго земледельческаго класса, на которомъ держится все дъйствительное, а не эфемерное и наружное только, благосостояніе страны. Изв'ястныя права относительно земли могли вазаться не особенно опасными въ рукахъ высшаго культурнаго слоя, имфющаго свои традиціи и облеченнаго полномочіями государственнаго свойства; но эти же права могуть действовать губительно на народное хозяйство, если ими пользуются болве низменные, хищные элементы, не знающіе никакихъ нравственныхъ и общественныхъ мотивовъ въ своей детельности. Вотъ почему не все то, что дано было дворянству по политическимъ соображеніямъ, можеть быть распространено безъ разбора на всякихъ вообще землевладъльцевъ; излишнія уступки, сделанныя въ ущербъ обще-государственнымъ и народнымъ интересамъ, должны быть взяты обратно, и поземельныя права должны быть опредвлены теснее. Въ виду изменившихся условій, должны изм'єниться и законы. Какъ въ крівностной Россіи краеугольнымъ камнемъ общественнаго строя было пом'вщичье дворянство, такъ теперь главною основою нашего народнаго быта признается свободное крестьянское землевладение. Соответственно этой коренной перемёнё въ жизни, должно быть преобразовано и наше поземельное законодательство.

Въ эпоху освобожденія крестьянъ у насъ господствоваль

взглядъ, что свободная личная собственность есть обязательный высшій идеаль для нашихь будущихь поземельныхь отношеній. Общинное владение разсматривалось какъ нечто временное, переходное, дошедшее до насъ только подъ прикрытіемъ крепостного права и обреченное на неизбъжную гибель съ дальнъйшимъ развитіемъ культуры. Въ этомъ взглядв была ошибка. Чисто-личное землевладение можеть существовать только въ более или мене крупныхъ размърахъ; собственникъ долженъ въ своемъ участкъ имъть не только пахатную землю, но и пастбище, и лъсъ, для того, чтобы вести правильное хозяйство, не нуждаясь въ сосъдяхъ. Мелкіе самостоятельные владёльцы, не имъя помощи извив, принуждены рано или поздно уступать свои земли капиталистамъ или отказываться оть земледёлія, по недостатку средствь для содержанія скота или по отсутствію необходимыхъ земледѣльческихъ орудій. При систем'в личной собственности крестьянское землевладение не выдерживаеть соперничества съ крупнымъ и неудержимо клонится къ упадку. Наглядный примъръ мы видимъ въ этомъ отношении во Франціи. Издавна въ этой странѣ считалась весьма распространенною медкая поземельная собственность. Такъ и было въ действительности въ начале настоящаго столетія. Между темъ, по новъйшимъ оффиціальнымъ даннымъ оказывается, что поселяне, обрабатывающіе свои собственные участки, владъють едва десятою долею всего воздълываемаго пространства; остальныя девять-десятыхъ принадлежать лицамъ, чуждымъ земледълію. Изъ 50 милліоновъ гектаровъ крестьянство имъеть лишь 4 милліона; притомъ число владёльцевъ этой земли превышаеть два милліона, такъ что на долю каждаго выпадаеть въ среднемъ выводъ весьма ничтожный участокъ. Иллюзія процвътанія мелкой собственности вызывается лишь большимъ количествомъ дробныхъ владеній, обложенныхъ поземельнымъ сборомъ; такихъ отдельныхъ клочковъ земли числится 14 милліоновъ, и изъ нихъ большинство даеть менъе пяти франковъ налога. Значительная такъ-называемыхъ собственниковъ находится въ положеніи пролетаріевъ. Поселяне бросаются на промышленныя и фабричныя работы, а обычный контингенть сельскихъ арендаторовъ и рабочихъ все болве уменьшается. Во многихъ мвтностяхъ Франція остаются пустыя фермы, на которыя нёть охотниковь; отсюда жалобы на сельско-хозяйственный кризись и на упадокъ земледѣлія 1). Несомнѣнно, что одною изъ главнѣйшихъ причинъ этого

<sup>1)</sup> Alfred Fouillée, La propriété sociale et la democratie. Paris, 1884, стр. 51—2, прим.

упадка является разрозненность мелкихъ владёльцевъ, дёлающая для нихъ безнадежнымъ самостоятельное веденіе хозяйства. Чрезполосность такихъ участковъ ведеть къ постояннымъ столкновеніямъ; пограничные споры тянутся нерёдко многіе годы, а отсутствіе общихъ способовъ дёйствія исключаетъ возможность предпріятій, требующихъ совм'єстной работы многихъ хозяевъ. Всѣ
эти неудобства устраняются общиннымъ владёніемъ, которое служитъ объединяющею и поддерживающею силою для крестьянства.
Общественный элементъ землевладёнія уходить въ общину, гдѣ
онъ получаетъ свое естественное и наиболее полное выраженіе.

Исключительное значеніе личной поземельной собственности для интересовъ сельскаго хозяйства долго признавалось совертенно безспорною аксіомою; но болве точное изследованіе показало, что эта истина подлежить значительнымь изъятіямъ и ограниченіямъ. Собственникъ далеко не всегда лично занимается земледъліемъ; въ большей части европейскихъ государствъ преобладаеть арендная система, и землевладёльцы довольствуются лишь полученіемъ ежегоднаго дохода, предоставляя арендаторамъ пользоваться землею по своему усмотренію. Англійскіе владельцы довели свои помъстья въ Ирландіи до полнаго разоренія, а лучшія земледвльческія хозяйства въ Англіи устроены фермерами, а не собственниками. Что всего удивительные, — наиболые усовершенствованная обработка земли замёчается въ тёхъ мёстностяхъ Европы, гдв практикуется долгосрочная или наслёдственная аренда, напримъръ, въ Бретани, въ Голландіи, отчасти въ Италіи и въ Португаліи 1). Это явленіе им'веть свои причины. Во-первыхъ, собственники ръдко обнаруживаютъ склонность лично воздълывать свою землю, если имъють малъйшее основание разсчитывать на доходъ при помощи чужого труда. Во-вторыхъ, владъльцы, даже самые мелкіе, ставять обыкновенно своимъ идеаломъ получение ренты съ земли и направляютъ къ этой цёли всё свои усилія; они дёлають непосильныя затраты на округленіе своихъ участковъ и впадають въ долги, изъ которыхъ трудно выпутаться. Въ-третьихъ, владельцы, занимающіеся лично сельскимь хозяйствомь, не всегда могуть имъть въ своемъ распоряженіи надлежащее количество исправныхъ работниковъ, и это обстоятельство ставить собственника къ крайнее затрудненіе, если безъ наемныхъ силь обработка земли невозможна. Слишкомъ мелкіе владельцы стеснены въ одномъ отношеніи, боле крупчые—

¹) Н. Карышевъ, Вѣчно-наслѣдственный наемъ земель на континентѣ Европы. Спб. 1885.

въ другомъ, и для тѣхъ и другихъ является болѣе выгоднымъ отдача земли сосѣдямъ или мѣстнымъ поселянамъ въ долгосрочную, даже наслѣдственную аренду, подъ условіемъ правильнаго поступленія опредѣленной ежегодной платы. Арендаторы-крестьяне обработываютъ землю своими трудами и не могутъ обременять ее кредитомъ; въ то же время они чувствуютъ себя обезпеченными въ своихъ поземельныхъ правахъ, при наслѣдственномъ ихъ характерѣ.

Участки, принадлежащіе владъльцамъ на правъ собственности, могуть быть или слишкомъ дробны, или слишкомъ крупны для успешнаго веденія хозяйства; размеры владеній редко совпадають сь обычными предълами земледъльческихъ фермъ. Въ Англіи, при господствъ крупнаго землевладънія, преобладають среднія н мелкія хозяйства, такъ что воздёлываніе земли обходится вообще безъ участія собственниковъ 1); при отдачь имьній въ аренду земля распредѣляется на отдѣльныя фермы, соотвѣтственно условіямъ и требованіямъ земледѣлія. Точно также чрезмѣрная дробность участковъ вызываеть необходимость искусственныхъ меръ для возстановленія нормальных хозяйственных условій; отдільныя полосы земли соединяются въ болбе значительныя хозяйства для совивстной обработки самими владвльцами, и тогда фактически возстановляется община, -- или соединение участковъ совершается въ рукахъ арендаторовъ и при ихъ посредствъ, — или наконецъ измельчавшія владенія забрасываются, и собственники ихъ превращаются въ фабричныхъ рабочихъ. Во Франціи, съ паденіемъ общиннаго землевладінія, естественное дробленіе земель привело къ тому, что, напримъръ, на пространствъ полуторы тысячи гектаровъ существуеть до 37 тысячъ самостоятельныхъ участковъ и что многія "владенія" измеряются сотыми долями гектара. О земледъліи не можеть быть и рычи при подобныхъ условіяхь; клочокъ земли теряетъ всякую ценность для владельца и перестаеть служить ему даже жилищемь. Въ Австріи, съ выдъленіемъ прежнихъ общинныхъ земель въ частную собственность крестыянъ, образовался совершенный хаось въ распределении участковъ; какдый имъетъ узкія, длинныя полосы земли въ различныхъ мъстахъ, луга и пастбища также раздёлены на мелкія доли, и веденіе хозяйства сопряжено съ массою затрудненій, напрасныхъ затрать и раздоровъ. Правительство выработало законъ о соединеніи такого

<sup>&#</sup>x27;) Die Agrarstatistik Grossbritaniens, von Prof. Paasche (Conrad's Jahrbücher für National-Ockonomie etc., 1882, № 2), стр. 211. Почти половина всей земля въ Англін занята фермами менфе 300 акровь; крупинхъ хозайствъ (болфе 500 акровь) только 1200, а въ Уэльсв—20/0.

рода участковъ и новомъ регулированіи границъ; но крестьяне недовърчиво относятся къ вмъщательству чиновниковъ, и успъхъ предложеннаго закона весьма сомнителенъ 1). Въ сущности здъсь діло идеть объ оффиціальномъ переділів земли, который долженъ заменить прежніе общинные передёлы; однако, то, что легко выполняется по мъръ надобности при общинномъ владеніи, оказывается почти неосуществимымъ при системъ личной собственности. Известный экономисть Рошерь предлагаеть принудительный выкупъ дробныхъ владёній государствомъ для распродажи ихъ въ видё цъльныхъ объединенныхъ участковъ надлежащаго размъра; но такъ какъ земля, по мысли Рошера, продавалась бы въ личную собственность, то черезъ некоторое время вновь нарушилось бы равновъсіе въ распредъленіи хозяйствъ, и предлагаемую операцію выкупа и передёла пришлось бы повторять періодически. Вмъсто разрушенной общины введено было бы нъчто весьма странное, и принципъ собственности остался бы пустымъ звукомъ, безъ реальнаго содержанія. Нечего и говорить о томъ, что подобныя мъры не достигали бы цъли и производили бы постоянную смуту въ землевладеніи.

Такимъ образомъ мелкая поземельная собственность, предоставленная на волю отдёльных владёльцевъ, распадается и гибнеть; она можеть существовать и развиваться только въ атмосферъ сельской общины, при тъсной традиціонной солидарности ея членовъ. Этимъ объясняется живучесть общинныхъ порядвовъ даже тамъ, гдъ они легально давно уничтожены въ силу оппибочныхъ экономическихъ доктринъ. Во многихъ мъстностяхъ Пруссім поземельная община сохранилась понынъ, съ передъломъ участковъ по жребію; дълятся не только луга, пастбища, полевыя и лесныя угодья, но и огороды. Где исчезли последніе стеды общины, тамъ искусственно возсовдается ея слабая тень, въ видв земледвльческихъ товариществъ. Въ ряду этихъ организацій особенно замічательны ті, которыя иміноть цілью вивстное веденіе хозяйства", употребленіе дорогихъ Mailibht, общее пользование рабочимъ скотомъ, и т. п. Пріобрѣтеніе дорогостоющихъ сельско-ховяйственныхъ орудій цёлыми сельскими обществами все боле входить въ обычай въ Германіи и въ Австріи 2). Прежніе доводы противъ общины, основанные на исключительной

¹) Cm. H. Pospischil, Die Heimstätte mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse des bäuerlichen Grundbesitzes in Oesterreich. Wien, 1884, crp. 34 — 5, 102 m др.

<sup>2)</sup> Karl Preser, Die Erhaltung des Bauernstandes. Lpz., 1884, crp. 45, 385 m ap.; Pospischil, crp. 15.

творческой силѣ личной собственности, все болѣе переходять въ область иллюзій, — по крайней мѣрѣ въ примѣненіи къ мелкому землевладѣнію. Забота о цѣлости крестьянскихъ дворовъ и участковъ касается только интересовъ сельскаго хозяйства; но она оставляеть открытымъ вопросъ о судьбѣ массы земледѣльцевъ, исключаемыхъ изъ участія въ земельномъ маслѣдствѣ и переполняющихъ города въ качествѣ бездомныхъ пролетаріевъ. Законодательство не можеть упускать изъ виду эту печальную перспективу обнищанія значительной части народа.

Было время, когда внъшнее увеличение богатства считалось единственною задачею экономической политики; все вниманіе обращено было на усиленіе производства, котя бы оно достигалось цёною повальнаго разоренія многихъ тысячъ людей, —такъ что одинъ писатель возбудиль даже вопросъ: "развъ люди существуютъ для богатства, а не наобороть, и неужели человыть самъ по себы ничего не значить?" Доходность именій можеть сильно возвиситься, если обработка земли заміняется скотоводствомъ; но въ такомъ случат невуда было бы деваться местнымъ поселянамъ, лешеннымъ собственной земли. Крупный владълецъ- верхней Шотландіи, герцогь Аргайль, изображаеть розовыми красками процвътаніе своего врая, подъ вліяніемъ сельско-хозяйственныхъ улучшеній. Онъ краснорічиво описываеть нищенское состояніе земледвльцевь въ прежнее время; жалкія хижины гивэдились средч полей, дававшихъ ничтожные доходы. Теперь земли заняти подъ пастбища, и рента увеличилась въ громадныхъ разивралъ. "Участки, которые прежде прокармливали населеніе б'ёдное в невъжественное, содержатся теперь двумя или тремя или даже пятью фермерами; но это было необходимо, -- говорить авторь, -для надлежащаго прогресса въ земледъліи" 1). Герцогъ Аргайль даеть добросовъстный отчеть въ увеличении своей ренты, благодаря введенію крупнаго фермерства взам'єнь мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ; онъ забываеть только сообщить, что сталось съ этимъ б'ёднымъ, нев'ёжественнымъ населеніемъ, которое выт'ёснено изъ своихъ гнездъ въ интересахъ сельско-хозяйственнаго прогресса. Не всякая страна имветь возможность выселять своихъ крестынъ въ чужіе отдаленные края, въ интересахъ крупныхъ землевладъльцевъ; не вездъ государство такъ легко примиряется съ потерею части населенія, хотя бы и нев'єжественнаго, и б'єднаго, — ибо невъжество, какъ и бъдность, есть явленіе преходящее, поправимое, а опуствніе страны, исчезновеніе сельскаго рабочаго

<sup>&#</sup>x27;) "Nineteenth Century", 1883, N 2, crp. 191—4.

власса, есть источникъ общей слабости и тяжелаго внутренняго недуга, котораго не прикроеть никакой внёшній промышленный блескъ. Подобно герцогу Аргайлю, разсуждали многіе и у насъ еще сравнительно недавно; разница только та, что англійскій авторъ имъетъ предъ собою условія, прямо противоположныя нанимъ, --подавляющее господство средняго городского сословія и сравнительное ничтожество земледельческого населенія. Но и въ Англіи принципы герцога Аргайля и его единомышленнивовъ оказались на практикъ несостоятельными во всъхъ отношеніяхъ. Уменьшеніе числа поселянь, вследствіе переселенія ихъ въ Америку или перехода въ разрядъ фабричныхъ рабочихъ, выдвинуло вопросъ чрезвычайно важный и даже некоторымъ образомъ рововой для крупнаго землевладінія — вопросъ объ отсутствіи или недостаткъ наемныхъ сельскихъ работниковъ. Такъ какъ земледъльческія работы не могуть давать постоянныя средства къ жизни въ теченіе цілаго года, то не можеть выработаться и особый классъ сельскихъ рабочихъ. Безземельные поселяне предпочитають более выгодныя и прочныя занятія въ городскихъ промыслахъ, на фабрикахъ или заводахъ; а самостоятельные мелкіе хозяева нанимаются на работы только временно, въ случаяхъ крайней нужды. Владельцы и арендаторы остаются безь необходимыхъ рабочихъ силъ; они должны прибъгать къ разнообразнымъ мърамъ для привлеченія ихъ, выдавая деньги въ счеть будущей платы или сдавая въ аренду крестьянамъ нужныя имъ угодья подъ условіемъ отработки. У насъ предлагается даже общая законодательная міра, довольно первобытная и едва ли ціблесообразная — установленіе уголовной отвътственности за неисполненіе договоровъ рабочими; само собою разумвется, что такой законъ можеть лишь сократить предложение наемнаго труда, а владъльцы мало выиграють отъ преслъдованія поселянь, уклоняющихся отъ условленныхъ работъ ради интересовъ своихъ самостоятельных в хозяйствъ. Нужда въ сельских рабочих вызываетъ общія жалобы и въ Англіи, и во Франціи, и въ Австро-Венгріи; множество имвній и фермь не находить охотниковь для воздёлыванія пустующей земли, и сельско-хозяйственный кризись становится хроническимъ въ богатейшихъ, повидимому, странахъ Европы. Стремленіе уменьшить потребность въ наемномъ трудѣ выражается въ перемънъ системы хозяйства въ расширении скотоводства въ ущербь земледелію; "где прежде пахаль плугь, — говорить г. Каблуковъ въ своей недавно вышедшей книгъ, -- тамъ теперь растетъ трава; гдв ходили люди, тамъ землю топчеть скотъ". Но скотоводство не можеть долго преобладать надъ земледъліемъ, и въ

то время какъ "фермеры поднимають вопрось о томъ, какъ привлечь рабочаго къ вемлъ, рабочій поднимаетъ вопросъ о томъ, какъ привязать землю къ рабочему" 1). Для владёльцевъ отврить одинъ только надежный путь для извлеченія дохода изъ своихъ имъній — отдача участковъ въ аренду крестьянамъ, нуждающимся въ землъ для приложенія своихъ рабочихъ силъ. Итакъ, крупное землевладение заинтересовано вь томъ, чтобы рядомъ съ нимъ существовало зажиточное, постоянно размножающееся крестьянство, заявляющее все болбе усиливающійся спросъ на чужія земли, а такое крестьянство развивается и поддерживается только при существованіи сельской общины. Отсюда понятно, почему консервативные магнаты Австро-Венгріи и Германіи являются столь энергическими сторонниками общиннаго быта деревень. Регулированіе аренднаго права представляеть такую же жизненную важность для крупной и средней собственности, какъ для мельой; а сохраненіе и обезпеченное развитіе общины, являясь необходимостью для крестьянского землевладёнія, есть въ то же время одно изъ существенныхъ условій прочнаго благосостоянія народа и государства.

# VIII.

Много увлеченій и разногласій порождено было двумя основными чертами нашего новаго поземельнаго строя-такъ-называемымъ надъломъ крестьянъ землею и общиннымъ землевладъніемъ. Особенно странными кажутся теперь фантастическія представленія, соединявшіяся съ словомъ "надёль". Около этого слова велись горячіе споры; съ нимъ связывались великія надежды и мрачныя опасенія. Создавались легенды о безпокойств'в западно-европейскихъ правительствъ, въ виду неудобнаго примъра, даннаго Россією; приводились слова Кавура, что "русскій над'яль землею болъе страшенъ для Европы, чъмъ милліонная армія" 3). Все это было результатомъ простого недоразуменія. Неудачно выбранный терминъ принять быль за идею, и слову придавался смысть, совершенно несогласный съ действительностью. О надёле крестьянь землею, какъ о новомъ и сметомъ принципе, можно было бы говорить только въ томъ случай, еслибы врестьянамъ безплатно давалась земля, которой они ранбе не имбли. Такъ и понимали

<sup>1)</sup> Вопросъ о рабочихъ въ сельскомъ хозяйствъ, Н. Каблукова. Москва. 1884, стр. 298—9.

<sup>2)</sup> См. подробный разборъ различныхъ современныхъ мийнін о реформи въ кимгі. Тернера: Etudes sur la question de l'abolition du servage en Russie. Paris, 1859.

дело иностранцы, прислушиваясь къ нашимъ толкамъ о наделе. Но ничего подобнаго у насъ не было; никакого надъленія землею не происходило, а совершена была обязательная продажа крестьянамъ части земель, находившихся въ ихъ фактическомъ пользованіи, за опредёленную денежную ціну, которую поміщики получили въ видъ выкупа черезъ посредство государственнаго вазначейства. Такимъ же способомъ выкуплены были крестьянскія владенія и въ Германіи, и въ Австро-Венгріи; только во Франціи крестьяне сдълались собственниками безъ выкупа оброчныхъ платежей и повинностей. Различіе между нашею крестьянскою реформою и устройствомъ сельскаго населенія на запад'я зависило главнымъ образомъ отъ того, что тамъ отмена крепостного права предшествовала ликвидаціи повемельныхъ отношеній между помбщиками и крестьянами, а у насъ дъло освобожденія совпадало сь первоначальнымъ устройствомъ быта новыхъ сельскихъ обывателей. Въ Европъ крестьяне, не будучи уже безправными подданными владъльцевъ, гораздо ранъе обезпечили за собою прочныя права на землю; они считались чиншевиками, наследственными арендаторами, а обязательный выкупъ повинностей превращалъ ихъ въ собственниковъ. Понятно, что съ точки зрвнія закона самостоятельныя права на землю не могли признаваться за нашими крестьянами до техъ поръ, пока последние никакихъ вообще гражданскихъ правъ не имѣли; но извъстныя постоянныя отношенія къ земль существовали фактически въ теченіе многихъ покольній, и ничего новаго не было дано крестьянству обманчивымъ принципомъ "надъла". Если примънять здъсь этотъ неподходящій терминъ, то съ такимъ же основаніемъ можно бы распредвленіе выкупныхъ суммъ назвать "надвленіемъ поміщиковъ капиталами"; — въ обоихъ случаяхъ получается ошибочное понятіе о предметв, вследствіе невернаго употребленія словъ.

Съ вопросомъ объ общинъ свявывается также цълый рядъ постороннихъ примъсей, которыя должны быть тщательно отдъляемы отъ реальной сущности и основы явленія. Поземельная община есть прежде всего фактъ сельско-хозяйственный, вытекающій изъ условій мелкаго землевладьнія. Она, въроятно, существовала бы понынъ во всей Европъ, еслибы ее не уничтожали насильственно во имя ложныхъ теорій и предубъжденій. Она сохранилась у насъ подъ прикрытіемъ кръпостного права, при значительномъ содъйствіи государственной власти, заинтересованной въ исправномъ поступленіи податей съ крестьянъ. Въ одной изъ статей Положенія 19 февраля для великороссійскихъ губерній общинное владъніе опредъляется, какъ такое "обычное пользо-

ваніе, при которомъ земли, по приговору міра, передъляются или распредъляются между крестьянами-по душамъ, тягламъ или инымъ способомъ, а повинности, положенныя за землю, отбываются за круговою порукою" (ст. 113, примъчаніе). Въ этомъ опредъленіи выставляется признакъ, имъющій существенное значеніе для правительства въ смыслів фискальномъ, но вовсе не обязательный для сельской общины; также точно и передым земель не составляють непременной и постоянной принадлежности общиннаго владенія. Общіе передёлы могуть совершаться очень редко или даже фактически совсемъ прекратиться; известныя пространства земли, требовавшія особенныхъ затрать для обработки, не поступають въ раздъль, и однако владъніе не перестаеть быть общиннымъ. Земледельцы-народъ слишкомъ положительный и консервативный, чтобы передёлять участки ради принципа, безъ действительной въ томъ надобности. За общиной, т.-е. за совокупностью ея членовь, всегда остается право на передъть. и отдельные хозяева никогда не могуть считать себя изъятыми оть двиствія этого права, пока они не вышли изъ состава общины. Каждый крестьянинъ имбеть право на идеальную долю въ общинной земль, сообразно числу взрослыхъ работниковъ въ данное время; эта доля есть поэтому величина перемънная и не можеть быть опредвлена разъ на всегда для того или другого члена общины, безъ нарушенія правъ остальныхъ ея членовъ. Доля участія каждаго въ общинномъ владеніи можеть ученьшиться въ будущемъ, вследствіе естественнаго наростанія населенія въ средъ общины; и если отдъльный хозяинъ требуеть видъла своего нынъшняго участка въ полную собственность, то онъ въ сущности получаетъ больше, чемъ могь бы разсчитывать по праву. Начало нераздёльности предписывается назначеніемъ и природою общиннаго землевладенія, разсчитаннаго, главнымъ обравомъ, на обезпеченіе будущихъ поколіній крестьянства.

Допущеніе разділа и выділа общинных земель въ частную собственность противорівчить даже указаніямъ самого закона в общимъ началамъ права. Законъ причисляєть къ "общественнымъ имуществамъ", на ряду съ землями казенныхъ селеній, городскихъ и дворянскихъ обществъ,—также "имущества, пріобрітенныя въ собственность обществами крестьянъ, вышедшихъ въ вріпостной зависимости" (ст. 414, т. Х, ч. І, п. 4). Казалось бы поэтому, что земли сельскихъ обществъ столь же мало могуть подлежать распреділенію на правіт собственности между отдільными поселянами, какъ городскія или дворянскія общественным земли—между отдільными горожанами или дворянами. "Когда

земля выкуплена цёлымъ сельскимъ обществомъ, -- говорится въ Положеніи о выкупъ, —то она признается собственностью всего общества, которое пользуется правомъ разверстки ея между своими членами" (ст. 160). Сельское общество вообще облечено всёми правами юридическихъ лицъ; оно можетъ "пріобрътать въ собственность движимыя и недвижимыя имущества", распоряжаться ими по своему усмотренію и т. д. Между темъ, законъ применяеть къ этимъ общественнымъ землямъ правила объ общей собственности несколькихъ определенныхъ лицъ, — и выходить странная непоследовательность, внушенная видимымъ недоверіемъ къ долговъчности сельской общины. По закону, "каждый членъ сельскаго общества можеть требовать, чтобы изъ состава земли, пріобрътенной въ общественную собственность, быль ему выдёленъ въ частную собственность участовъ, соразмерный съ долею его участія въ пріобрітеніи этой земли" (ст. 36 Общаго положенія). Какая же это общественная собственность, если каждый можеть изъ нея по произволу требовать своей доли сполна? Это внутреннее противорвчие должно быть необходимо устранено, такъ какъ распаденіе общины, которое могло казаться желательнымъ четверть въка тому назадъ, теперь никому уже не представляется полезнымъ. Тогда предполагалось, что община не продержится долго и что крестьяне воспользуются правомъ окончательнаго упраздненія ея, по приговорамъ большинства двухъ третей голосовъ; каждому сельскому обществу предоставлено "заменить общинное пользованіе насл'єдственнымъ, т.-е. отм'єнивъ перед'єлы и разверстку мірской земли, разбить ее разъ на всегда на подворные участки и раздать ихъ домохозяевамъ въ потомственное пользованіе" (ст. 115 великор. полож.). Это правило примінено даже къ землямъ башкиръ; только для царанъ Бессарабской области постановлено, что мірская земля "образуеть неприкосновенную землю поселянскаго надёла, предназначенную для постояннаго обезпеченія быта всего земледівльческого сословія". Законь настолько не предвидъль развитія сельской общины, что допускаль лишь переходъ отъ общиннаго владенія къ участковому, не упоминая вовсе о возможности обратной перемены. А на деле обнаружилось нѣчто совсѣмъ другое: общинные порядки вводятся сплошь и рядомъ въ Малороссіи, гдв существовало подворное владеніе, и община нигде не проявляеть признаковъ упадка, если не считать вившнихъ неблагопріятныхъ вліяній, болбе или менбе преходящихъ $^{-1}$ ).

¹) См. объ этомъ "Очерки общиннаго землевладѣнія", г. В. В. въ "Отеч. Зап." и статью В. Пругавина въ "Русской Мысли" (1884, № 7), а также сочиненія объ об-

"Жизнь показываеть, — говорить управляющій крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ, г. Картавцевъ, въ одномъ изъ своихъ последнихъ оффиціальныхъ отчетовъ, -- что подворные владельцы, получая ссуду подворно, дёлять землю подушно; что чистейшіе малороссіяне бывають общинниками; что иногда при прежнемъ подворномъ владъніи, при подворной покупкъ и при подворномъ же раздёлё большей части земли, значительное количество угодій не только не дълится, но обрабатывается міромъ, и между членами последняго распределяется не сенокось, а уже сено вы копнахъ, не очереть, а кули камыша и т. д." 1). Г. Картавцевъ приводить нёсколько любопытныхъ примёровь замёны участковаю владенія общиннымь; многія малороссійскія общества, пріобретая земли при помощи крестьянскаго банка, или сразу вводять у себя общинное пользованіе, или, сдёлавъ кратковременный опыть съ подворнымъ владеніемъ, черезъ некоторое время преобразуются въ настоящія общины. Иногда нізсколько сельскихъ обществы соединяются для совивстнаго пріобрітенія земли въ общую собственность; а чаще всего земли покупаются "товариществами", не подходящими подъ понятіе общества или отдёльныхъ поселеній. Законъ связываеть начало общиннаго владенія съ организацією сельскаго общества, какъ административной единицы, хотя община можеть существовать и въ болве тесныхъ предвлахъ отдъльныхъ деревень; это ограниченіе, заставляющее называть общины товариществами, не имфеть разумнаго основанія. Необходимо отвести общинному землевладенію подобающее место вы нашихъ законахъ и признать за нимъ ту роль, какую оно играеть въ жизни. Значеніе общинь для крупныхъ сельско-хозяйственныхъ улучшеній осв'єщается лучше всего двумя прим'єрами, взятыми на удачу изъ указаннаго выше отчета г. Картавцева. У крестьянь, купившихь им'вніе, "было большое болотное пространство; они тотчасъ же послѣ покупки провели канаву изъ залива озера въ ръку, и уже ныньче на прежнемъ болотъ пасется

щинь—проф. А. Посникова (Спб., 1878, вып. I—II), К. Д. Кавелина (Спб., 1876) и I. Коизвіет, Zur Geschichte des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland, вып. I—III. Въ пользу сохраненія общини высказывается между прочинь весьма добросов'єтний німецкій изслідователь, Тунъ (Landwirtschaft und Gewerbe in Mittelrussland seit Aufhebung der Leibeigenschaft, von Alphons Thun, Lpz., 1880, стр. 138—142). Ніжоторня дільння замічанія высказаны объ этомъ предметі А. С. Хомяковинь (Русскій Архивь, 1884, № 4, стр. 261—9) и Гильфердингомъ (Собравіе сочиненій, Сиб., 1868, т. 2, стр. 449—478).

<sup>1)</sup> Извлеченіе изъ отчета, представленнаго министру финансовъ управляющихъ крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ по командировкъ его весною 1884 года. Сибъ 1884, стр. 82—3 и др.

ихъ скотъ. Сосъди ихъ, купившіе другое имъніе, сдълали работу весьма капитальную; къ пахатнымъ полямъ и къ сънокосамъ на купленной землъ вхать имъ приходилось верстъ восемь, и притомъ съ двумя подъемами на кручу, подъ которою теперь селятся и они сами; купивъ землю осенью, ныньче уже весной провели дорогу у самой подошвы упомянутой кручи; ее пришлось прокопать на пространствъ двухъ съ половиною или трехъ верстъ, причемъ на три или четыре сажени пути приходилось вынуть не менъе кубической сажени земли; крестьяне трудились всю весну и начало лъта во всъ промежутки между спъшными полевыми работами" 1). Разумъется, такія улучшенія были бы немыслимы для отдъльныхъ личныхъ собственниковъ, и поэтому понятна также приверженность крестьянъ къ обычаямъ общиннаго владънія.

Придавая громадную важность сохраненію и развитію сельской поземельной общины, мы не можемъ, однако, раздёлять преувеличенный оптимизмъ ея безусловныхъ поклонниковъ. "Въ средъ нашего крестьянства, -- говорить одинь изъ компетентныхъ представителей этого направленія, — существовала съ первыхъ дней его жизни, и существуеть теперь, совершенно законченная система соціально-экономическихъ отношеній, принципіально отличная отъ господствующей у нась и на западъ. Давая каждому возможность приложить свой трудъ и обезпечивая безспорное пользование продуктами этого труда, народная система, въ противоположность господствующей, отрицаеть приложение принципа собственности къ тому, что не составляеть продукта труда, -- къ землъ, признавая ее неотчуждаемою собственостью всёхъ жителей извёстной территоріи. Основанная на началахъ взаимности и общинности, на началахъ, совершенно противоположныхъ твмъ, которыя лежатъ въ основъ господствующей системы и которыя можно назвать началами индивидуализма и соперничества интересовъ, народная система установляеть равенство членовь въ труде и продукте, во всвхъ выгодахъ и потеряхъ, признавая этотъ путь единственнымъ для практическаго осуществленія идеи общаго блага. Начала эти, составляющія продукть народнаго самосознанія, воспитаннаго на въковомъ опытъ, проникають весь строй экономической жизни крестьянства даже и въ настоящее время "2). Очевидно, нарисованная въ этихъ словахъ картина имфетъ мало общаго съ действительною крестьянскою общиною; реальная жизнь

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 63.

<sup>2)</sup> Очеркъ исторін сельской общины на сіверів Россін, П. А. Соколовскаго. Спб., 1877, стр. 181.

не знаеть этой мечтательной идиллін, этого взгляда на земно какъ на собственность всёхъ и каждаго, этого равенства въ трудё и продуктё, этого безусловнаго стремленія къ общему благу. Напротивь, крестьяне вполнё соблюдають различіе между зажиточными и бёдными; они хорошо знають цёну землё и вовсе не отрицають присвоеніе ея въ собственность, такъ какъ владёніе не перестаеть быть собственностью отъ того, что оно принадлежить сельской общинё. Общинное владёніе не можеть также считаться спасительнымъ средствомъ противъ всякихъ соціальных золь; оно все-таки представляеть только форму, въ которую можеть войти какое угодно содержаніе. Въ этомъ отношеніи большую роль играють обычаи и понятія народа; обычному праву и нужно предоставить регулированіе внутреннихъ порядковъ поземельной общины.

# IX.

Превращеніе крестьянских общинных земель въ личную собственность подготовило бы у насъ такіе же печальные результаты, какъ и въ западной Европъ; но эти результаты были бы у насъ неизмъримо важнъе, чъмъ гдъ бы то ни было, ибо они относились бы къ преобладающей многомилліонной массъ народа и ничъмъ не могли бы быть смягчены или уравновъщены. Какъ предупредить послъдствія опибовъ, допущенныхъ составителями положеній 19 февраля, и сохранить поземельную общину для будущаго, вопреки логическимъ выводамъ выкупной операція,—такова главная тэма всёхъ новъйшихъ разсужденій по крестьянскому вопросу.

Одинъ изъ лучшихъ и наиболъе авторитетныхъ знатововъ крестьянскаго дъла, К. Д. Кавелинъ, предлагаетъ "признатъ земли, отведенныя въ надълъ врестьянамъ, за непривосновенную и неотчуждаемую собственность сельскихъ обществъ и предоставить членамъ обществъ лишь право наслъдственнаго владънія и пользованія этою землею, безъ права ее закладывать или какинъ либо образомъ отчуждать на правахъ собственности" 1). Другіе идуть еще дальше, — совътуютъ объявить крестьянскіе надълы государственною собственностью, съ сохраненіемъ за крестьянами только права постояннаго пользованія. Это послъднее предположеніе кажется намъ нъсколько рискованнымъ и едва ли справехливымъ. Земли, выкупленныя или выкупаемыя крестьянами въ собственность, не могутъ быть отобраны отъ нихъ по произволу,—

<sup>1)</sup> Крестьянскій вопросъ. Спб., 1882, стр. 80.

подобно тому какъ нельзя переименовать частныя владенія другихъ сословій въ государственныя, безь достаточнаго законнаго основанія и безь принудительнаго выкупа по началамъ экспропріаціи. Опшбочно было бы думать, что такое переименованіе можеть остаться совершенно безразличным для заинтересованной части населенія; номинальная собственность можеть неожиданно или постепенно превратиться въ реальную, въ силу недоразумінія и долгой привычки, какъ это было съ такъ называемыми черносопными землями крестьянъ на стверт. Нельзя предвидеть, какъ будуть смотръть въ будущемъ на извъстную категорію государственныхъ земель, и потому зачисленіе надъловъ въ эту ватегорію вовсе еще не обезпечиваеть ихъ будущности. Наконецъ предлагаемая мера, примененная къ врестьянамъ после торжественнаго признанія ихъ полноправными собственниками, противоръчила бы всьмъ установившимся понятіямъ о правъ и законности. Та цель, которая имеется при этомъ въ виду, вполне достигается объявленіемъ крестьянскихъ земель неотчуждаемою собственностью сельскихъ обществъ, по мысли г. Кавелина. Трудно только согласиться съ дальнёйшимъ предложеніемъ уважаемаго автора-оставить участки общинной земли въ наследственномъ пользованіи отдільных членовь, безь права общих переділовь. Это было бы равносильно фактическому уничтожению одного изъ существенныхъ признаковъ общиннаго владенія — права разверстки земли между участниками въ случат оказавшейся въ томъ необходимости. Да и въ чемъ заключалось бы право собственности общинъ, еслибъ отдёльные участки были разъ навсегда отданы въ наследственное пользование членовъ? Уменьшилось бы также значеніе общины для обезпеченія будущихъ поколіній земледальцевъ. К. Д. Кавелинъ не довъряетъ частымъ передъламъ крестьянской земли и считаеть ихъ вредными для сельскаго ховяйства; но если крестьяне действительно злоупотребляють передвлами и прибъгаютъ къ нимъ безъ надобности, --чего мы, впрочемъ, не думаемъ, --- то достаточнымъ противъ этого средствомъ было бы требованіе единогласнаго рішенія всіхъ самостоятельныхъ членовъ общины для производства общаго или коренного передъла. Вмъстъ съ тъмъ должны быть безусловно отмънены статьи Положеній 19 февраля о разділів общинной земли между хозяевами на правахъ личной собственности и о выдёлё участковъ лицамъ, внесшимъ выкупную сумму сполна 1). Сущность об-

<sup>&#</sup>x27;) По этому вопросу см. статью г. Анисимова: "Разложеніе нашей земельной общини", въ "Вѣстникѣ Европи", 1885, № 1.

щиннаго владѣнія допускаеть только одну форму полнаго видѣла возврать выдѣляющемуся члену сдѣланныхъ имъ денежныхъ взносовъ на выкупъ общинной земли. Крестьянскіе надѣлы должны быть признаны не только неотчуждаемою, но и нераздѣльною собственностью сельскихъ и деревенскихъ обществъ, по принадлежности.

Въ нѣкоторыхъ иностранныхъ государствахъ установлени охранительныя правила для обезпеченія землевладінія извістнаю размъра отъ продажи за долги и отъ всякихъ вообще судебнихъ взысканій. Наибольшее развитіе получило это своеобразное законодательство въ Соединенныхъ штатахъ свверной Америки, въ видъ законовъ о "необходимыхъ хозяйствахъ и жилищахъ" (homestead-laws). Американская судебная практика всегда руководствовалась темъ принципомъ, что кредиторъ, требующій уплати долга по суду, долженъ доказывать существование у должника средствъ, достаточныхъ не только для необходимаго пропитанія его съ семействомъ, но и для удовлетворенія предъявленной претензіи. Въ примененіи къ поземельной собственности, это общее начало выразилось въ цёломъ рядё правиль, изданныхъ въ различныхъ штатахъ, относительно размфровъ и принадлежностей хозяйствъ, пользующихся правомъ неприкосновенности. Цъль этихъ законовъ заключалась въ томъ, чтобы ограничить пагубное действіе ростовщичества и "гарантировать каждому хозямну и отцу семейства сохраненіе родного гнёзда, гдё онъ могъ бы спокойно жить и работать, гдф семья его всегда можеть имъть обезпеченный пріють, вні разрушающих вліяній временнаго финансоваю разстройства, котораго иногда не удается избъгнуть даже умнъйшимъ и предусмотрительнымъ людямъ" 1). Такъ объясняются законодательные мотивы въ одномъ изъ многочисленныхъ решени высшихъ судебныхъ мъсть по этому важному вопросу. "Необходимымъ хозяйствомъ" признается лишь такое, въ которомъ владелецъ иметъ постоянное местожительство и которое соответствуеть установленной закономь нормв, неодинаковой въ различныхъ штатахъ; городское жилище съ обстановкою пользуется такими же льготами, какъ и сельское. Ценность участковъ и домовъ, изъятыхъ отъ взысканій, колеблется отъ 500 до 5000 долларовъ; въ числъ движимыхъ имуществъ, на которыя не распространяется власть кредиторовь, неизменно значатся библютем и книги, стоимостью до двухсоть долларовъ. Союзнымъ закономъ

¹) Pospischil, Heimstätte etc., crp. 70—75; Lorenz v. Stein, Die drei Fragen des Grundbesitzes, crp. 274—281.

1862 г. эти же правила применены въ поземельнымъ участкамъ, сдаваемымъ въ пользование отдельныхъ лицъ изъ запаса общественныхъ или государственныхъ земель для устройства новыхъ самостоятельныхъ хозяйствъ.

Подобными же гарантіями обставлено крестьянское землевладеніе въ Сербіи. Не могуть быть ни закладываемы, ни подвергаемы аресту за долги-участки земли опредёленнаго размера, смотря по числу податныхъ членовъ семьи, со всемь хозяйственнымъ инвентаремъ, съ рабочимъ скотомъ и съ земледельческими орудіями, съ необходимыми запасами пищи для семейства и для скота до новой жатвы, со всёми хозяйственными постройками и съ жилищемъ съ его обстановкою. Поселянинъ не можетъ заключать долги безъ разръшенія и контроля мъстной власти. Только при особыхъ несчастныхъ обстоятельствахъ допускается пользованіе кредитомъ и то лишь изъ общественныхъ кассъ, безъ посредничества постороннихъ лицъ. Обязательство; не провъренное оффиціально, не им'веть силы противь крестьянь. — Этимъ же духомъ пронивнуть замечательный законъ, выработанный англійскимъ правительствомъ въ 1879 году для значительной части Ость-Индіи. Судьямъ предписывается рішать діла о денежныхъ взысканіяхъ съ поселянъ не на основаніи письменныхъ документовъ, а по объясненіямъ должника и по положительнымъ даннымъ относительно размъра полученной въ долгъ суммы. Судъ входить въ подробное разсмотрение всей истории возникновения долга и присуждаеть только то, что действительно дано было должнику наличными деньгами, безъ всякихъ приплатъ, неустоекъ и процентовъ. Судъ можетъ по своему усмотрению освободить должника отъ уплаты извёстной части долга. Въ случав доказанной несостоятельности поселянина, хозяйство его берется въ управленіе лица, назначеннаго судомъ, причемъ въ пользу кредиторовь выдёляется только та часть дохода, которая остается за вычетомъ издержекъ на содержание должника и его семъи. Для того, чтобы долговое обязательство имело значение предъ судомъ, оно должно быть удостовърено назначеннымъ для этой цъли сельскимъ регистраторомъ, съ занесеніемъ въ особыя публичныя записи. Если въ процессв противъ поселянина двиствуетъ адвовать, то судь назначаеть поселянину, съ его согласія, офиціаль-Haro samuthura  $^{1}$ ).

<sup>1)</sup> Полний тексть этого закона, въ 76 статьяхъ, приведенъ въ итмецкомъ переводъ у Лоренца Штейна, тамъ же, стр. 242—267. См. также Pospischil, стр. 66—7, 76 --7.

Нашимъ законамъ пока еще чужды эти заботы объ охранени жизненныхъ интересовъ крестьянства; у насъ мёры взысканія являются гораздо строже и безпощадиве, чемъ въ другихъ странахъ, и принятыя повсюду изъятія и ограниченія почти отсутствують. Законъ допускаеть наложение ареста на "земледълческія орудія, маніины, инструменты и всякаго рода снаряды, составляющіе хозяйство им'єнія", — дал'є, на "рабочій и домашній скоть, на запасы зернового хлеба, сена, соломы и другихъ произрастеній земли, необходимые для наступающаго посіва и содержанія людей и рабочаго скота въ им'внік впредь до новаго урожая", — наконецъ, на "книги, инструменты и снаряды, необходимые должнику въ ежедневныхъ по его званію, ремеслу или промыслу, занятіяхъ" (ст. 974 устава гражд. судопроизводства). Такимъ образомъ предоставлено ростовщикамъ отнимать у должника вещи, которыя самъ законъ называеть "необходимыми" для его пропитанія, —и это во имя поддержанія зав'ядомо разорительнаго кредита, представляемаго въ большинствъ случаевъ настоящими Шейловами. Подъ знаменемъ кредита процвитаетъ часто легальный грабежь, для котораго дается богатый матеріаль періодическою нуждою крестьянина въ деньгахъ, незнаніемъ законовъ и малограмотностью значительной части населенія, — н органы правосудія принуждены служить исполнителями хищныхъ стремленій, убійственных для земледелія. Законь должень своими руками уничтожать благосостояніе рабочихъ семействъ, составляющихъ податныя силы для государства. Такой порядокъ вещей не можеть быть признанъ нормальнымъ. Правда, законъ разръшаеть продажу перечисленных выше предметовь отдёльно отв недвижимаго имънія только въ томъ случать, когда они могуть быть отдёлены оть послёдняго безъ разстройства именія им когда самое имвніе не можеть быть продано (тамъ же, ст. 975). Въ другой статъв постановлено, что не подлежить аресту, между прочимъ, движимость крестьянъ, признаваемая необходимою въ крестьянскомъ хозяйствъ (ст. 973, п. 10). Эти оговорки слишкомъ неопределенны и неясны, чтобы оказывать смятчающее вліяніе на суровое прим'вненіе законовъ. Притомъ никакихъ оговоротъ не сделано относительно "книгь, инструментовъ и снарядовъ, необходимыхъ должнику въ его ежедневныхъ занятіяхъ"; эт вещи могуть быть проданы съ молотка во всякое время, по желанію кредитора. Кредить, ведущій кь гибели цізных козяйствь, не должень быть поощряемь законодательствомь ни въ какомъ случав. Гдв дело идеть о правильномъ и разумномъ кредить, тамъ не доводится возмездіе до того, чтобы пустить по міру

должника и его семейство. Какъ ни важенъ наконецъ коммерческій интересь капиталиста, но онъ не важиве человіческаго существованія его жертвы; законъ долженъ по меньшей мірів настолько же охранять человіва, какъ охраняеть капиталь и его проценты. Постановленія, въ родів американскихъ "homesteadlaws", иміють глубокое жизненное и нравственное основаніе; они должны быть введены и въ наше законодательство въ той или другой формів.

Законодательство должно ограничить также примънение врутыхъ мёръ взысканія по отношенію къ неисправнымъ плательщикамъ казенныхъ повинностей. Законъ дозволяеть "подвергнуть продажв принадлежащее недоимщику лично недвижимое имущество, за исключеніемъ лишь выкупленной крестьяниномъ усадьбы, -продать ту часть движимаго имущества и строеній недомищика, воторая не составляеть необходимости въ его хозяйствъ, -- отобрать у недоимщика часть отведенныхъ ему полевыхъ угодій или даже весь его полевой надёлъ" (ст. 188 Общаго положенія). При безусившности мерь понужденія противь целаго сельскаго общества, недоимка пополняется полицією "посредствомъ продажи врестьянскаго движимаго имущества, если вследствіе вакого-либо бъдствія не сдълано, по предварительному о томъ ходатайству, отсрочки въ платежъ" (ст. 190). Для государства крайне неразсчетливо пополнять недоимки цёною окончательнаго разстройства неисправныхъ хозяйствъ; это все равно, что "убивать курицу, несущую золотыя яйца". Всякіе платежи, казенные и мірскіе, должны ванскиваться съ доходовъ, а не съ имущества, необходимаго для земледельческих работь. Нужно признать врестьянскіе надёлы не только неотчуждаемыми и нераздёльными, но и неприкосновенными для кредиторовь и изъятыми отъ экзекуціи по вазеннымъ и частнымъ взисваніямъ

# X.

Обезпеченное крестьянское землевладёніе, прочность сельской общины, свобода отъ долговъ и экзекуцій, — все это не устраняеть естественныхъ послёдствій возрастанія населенія, при отсутствій свободныхъ земель. Рано или поздно земледёльческому классу требуется земля; спросъ на нее растеть, и потребность удовлетворяется отдачею въ аренду значительной части крупныхъ и среднихъ имёній. Это неизбіжно даже при самомъ идеальномъ распредёленіи поземельной собственности и при полной достаточ-

ности крестьянскихъ надёловъ; что же сказать объ условіяхъ обычныхъ въ Европъ, когда сельское население находится въ состояніи хроническаго земельнаго голода, иногда безнадежнаго и ненасытнаго? Землевладъльцы поставлены въ возможность возстановить утраченное господство надъ поседянами, при помощи ствснительной арендной системы; двлаются попытки возрождения барщины подъ видомъ добровольныхъ "отработковъ", арендния цвны достигають непосильныхь размвровь, отношенія запутиваются, усложняются, дають поводъ къ пререканіямъ и безпорядкамъ, --- и въ концъ-концовъ законодательство поневолъ принимаеть на себя регулированіе поземельныхъ правъ, для устраненія злоупотребленій съ одной стороны, и насилій — съ другой. Въ то же время все более выясняется необходимость отдачи вемель въ аренду поселянамъ со стороны крупныхъ и среднихъ владъльцевъ, въ виду крайней затруднительности веденія общирныхъ хозяйствъ при недостатив сельских рабочих. Арендное право пріобретаеть такимъ образомъ первостепенное значеніе; оно затрогиваеть самые сложные и существенные узлы поземельнаго вопроса, открывая отчасти путь къ постепенной его развязкъ.

Вь странв съ слабымъ врестьянскимъ землевладвніемъ аренда замъняеть для поселянъ самостоятельное и прочное пользованіе землею; она поэтому имфетъ тенденцію къ долгосрочности. Арендаторъ дълаеть извъстныя заграты и улучшенія въ хозяйствь; онъ не можеть оставить ихъ въ даръ владельцу и требуеть надлежащаго вознагражденія въ случав отказа въ дальныймей арендь, по окончаніи срока. Такое право на вознагражденіе поддерживается обычаемъ и затёмъ входить въ законъ; оно вызывается несомнънными условіями правильнаго земледълія, ибо нивто не сталь бы затрачивать капиталы на чужую землю, еслибы не разсчитываль выручить ихъ долговременнымъ пользованіемъ и сохраненіемъ права на оставшуюся ценность улучшеній. А такъ какъ землевладёлецъ равнымъ образомъ заинтересованъ въ хорошей обработив земли и въ примвнения къ ней необходимыхъ усовершенствованій, то онъ долженъ также признать за арендаторомъ упомянутое право, которое и освящается закономъ. По саксонскому уложенію, "если арендаторомъ или нанимателемъ были сдёланы издержки на вещь, то онъ можеть требовать возивщенія нхъ — немедленно, если онъ были необходимыя, и по окончани аренды, если онъ были полевныя и благодаря имъ вещь улучшена на продолжительное время" (ст. 1201). По итальянскому водексу, долгосрочный арендаторь, при сдачь участка по окончанін срока, им'веть право на вознагражденіе за сдуданныя улуч-

шенія въ козяйствъ (art. 1556). Такое же правило утвердилось и въ Англіи, въ силу завона 1876 года, -- хотя примененіе его обставлено неудобными условіями. Что же выходить изъ этой нрактики? Землевладелецъ обыкновенно не видить разсчета въ ущать требуемой суммы арендатору и потому не думаеть отказывать ему въ продолжение контракта: аренда становится долгосрочнею. Съ теченіемъ времени, улучшенія и застройки въ арендуемомъ участив могуть составить значительную цвиность и получить значение особой собственности, — и если объ этомъ не выговорено особыхъ условій въ контракть, то аренда фактически превращается въ наслъдственную 1). Положение можетъ развиваться и дальше. Ежегодная арендная плата не изменяется более. ибо настоящимъ ховяиномъ участка является уже арендаторъ, а не собственникъ; возможность повышенія платы подрывала бы ценность фермы, мешала бы ея кредиту и затрудняла бы для арендатора свободное распоряжение своимъ имуществомъ. Арендная плата получаеть характеръ постояннаго оброка, и поднимается уже вопросъ о правъ выкупа земли въ собственность. Сначала фавтически, а потомъ легально, земля переходить къ темъ, кто ее возделиваеть, и раздвоение собственности исчезаеть, по врайней мъръ на время, пока новые владъльцы не пойдуть по пути своихъ предивстниковъ.

Другое вначеніе имъеть аренда при существованіи значительной, но не достаточной крестьянской собственности, какт у нась. Заграничный безземельный поселянить имъетъ предъ собою выборь, —онъ можетъ идти на промыпленныя городскія работы или нанять кусовъ вемли для обработки; онъ ръшится на последнее, если землевладъленъ согласится на извъстныя льготныя условія. Крестьянинъ, связанный съ землею, не имъетъ такого выбора; онъ обращается въ арендъ по необходимости, когда своето надъла не хватаетъ, когда ему нужна именно сосъдняя полоса помъщичьей земли, когда онъ не можетъ обойтись безъ настбища или лъса, — онъ даетъ какую угодно цъну, лишь бы добиться желаемаго. Аренда преобладаетъ краткосрочная, на одно лъто, и цъны во многихъ мъстахъ поднялись до невозможныхъ размъровъ, погло-

<sup>&#</sup>x27;) О существующих въ Европф формахъ долгосрочной и въчной аренди собрани чрезвичейно любонитние и поучительние матеріали въ указанномъ више сочиненіи г. Каришева: "Вѣчно-наслѣдственный наемъ земель". Относительно дѣйствующаго въ предѣлахъ Россіи чиншеваго права приведено много новихъ даннихъ въ обширной статъв г. С. Дибовскаго (въ "Журналѣ гражд. и угол. права", 1884, кн. V и VI), а также въ "Протоколахъ Кіевскаго юридическаго общества" за 1879 годъ, стр. 51—62 и 88—97.

щая неръдко весь валовой доходъ земледъльца и не оставия ему ничего за трудъ. Особенно сильныя с злоупотребленія вызываются системою "отработковъ", при которой крестьяне обязываются, сверхъ условленной денежной платы, произвести извъстныя работы на земль владыльца. Владыльцы и особенно замыняющіе ихъ арендаторы успішно пользуются стісненнымъ положеніемъ крестьянь, готовыхъ для экономіи въ нёсколько рублей отдать количество труда цёною въ десятки рублей 1). Такая плата натурою совершенно подрываеть врестьянское козяйство и фактически возстановляеть барщину вь пользу новаго поволенія землевладёльцевъ, сменившихъ собою помещивовъ дворянской эпохи. Отсюда и задачи нашего аренднаго права опредъляются сами собою; у насъ главное вниманіе должно быть обращено на охрану поселянь оть чрезмёрной эксплуатаціи владёльцевь, на установленіе справедливой нормы арендной платы, соотв'єтственно размъру дохода, и на облегчение мелкихъ арендаторовъ въ случав неурожая или вакого-либо несчастного событія. По итальянскому уложенію, наниматель можеть требовать уменьшенія арендной платы, если не менте половины годичнаго урожая погибло отъ случайныхъ причинъ (art. 1617). Нъчто подобное можно бы установить и у насъ.

Наконецъ важной мёрою для улучшенія быта малоземельных и безземельныхъ крестьянъ была бы раздача имъ въ аренду свободныхъ государственныхъ земель, въ более широкихъ размерахъ и съ меньшими бюрократическими формальностями, чемъ это допущено недавнимъ закономъ 9 ноября 1884 года. Съ изданіемъ этого закона, министерство государственныхъ имуществъ можетъ, "по ходатайству губернаторовъ и по соглашению съ министромъ внутренних дълъ", отдавать врестьянскимъ обществамъ въ аренду, безъ торговъ, на срокъ до двенадцати леть, смежныя казенныя земли; снятыя такимъ образомъ земли "не могутъ быть переуступаемы обществами постороннимъ лицамъ и должны состоять въ пользовани всего общества, а не ивкоторых только членовъ его". Принципь этого закона могь бы имёть более значительное и плодотворное примененіе, еслибы у насъ вообще твердо установился взглядъ, что благосостояніе крестьянства есть благосостояніе государства, что землевладение не можеть быть разсматриваемо съ точки зрвнія купли и продажи, что постоянство дохода значить

<sup>&#</sup>x27;) См. статью г. Щенотьева о врестьянской аренда въ "Юридическомъ Вістникі", 1884, км. 10 и 11, а также статью объ арендной реформі въ "Вістикі Европи", 1884, іюль, стр. 387 и слід.

здъсь больше, чъмъ временная величина его, достигаемая истощеніемъ почвы. Самое выгодное употребленіе государственныхъ земель не только для народа, но и непосредственно для казны, заключается именно въ обработкъ ихъ врестьянскими силами на правахъ долгосрочной или въчной аренды. Блестящій опыть въ этомъ отношеніи сділанъ быль еще сравнительно недавно въ Мекленбургъ-Шверинв, гдв всв казенные участки отданы въ наствдственное пользование съемщиковъ; мъстное правительство имъло въ виду "образование обезпеченнаго, экономически-независимаго крестьянскаго сословія", причемъ предполагалось ввести общинное пользованіе н'якоторими угодьями цізлой группы хозяевъ. Результаты не заставили себя ждать. "Крестьянство на доменахъ стало темъ, чемъ оно должно быть согласно своему назначенію, -- солиднымъ, крепкимъ земледельческимъ классомъ, опорою государства, могущею поддержать его въ минуту нужды", --какъ отзывается одинь изъ м'єстныхъ ученыхъ изследователей <sup>1</sup>). Вм'єст'є съ твиъ облегчается, конечно, исправное поступление платежей въ казну, и выгоды финансовыя соединяются съ политическими. Законодательство должно последовательно проводить по отношенію въ крестьянскому землевладінію ту охранительную, покровительственную систему, которая столь часто пропов'ядуется, безъ достаточнаго въ тому основания, въ пользу небольшого вруга коммерсантовъ.

Л. Слонимскій.

<sup>1)</sup> См. Н. Карышева, стр. 255-7, 296 и др.

# СТИХОТВОРЕНІЯ

# изъ винцентія поля.

### RILLER.

Черёмухи пахнуть такь сладко, цвёты на лугахъ расцвётають, И первыя вешнія молнін где-то далеко мелькають. Весна, ты опять воротилась съ бевсмертной своей красотою! Зачёмъ же тебя я встрёчаю съ такою глубокой тоскою? Я плачу, когда все ликуетъ. Гнететъ мое сердце утрата... Ахъ, ласточки мит не воротять того, что прошло безъ возврата. Черёмухи пахнуть такъ сладко, щебечуть безъ умолку птицы, А я все томлюся душою, какъ узникъ средь мрачной темници, Не зная, что дёлать съ собой и куда-бы уйти отъ страданыя. Зачёмъ такъ звенятъ соловьи? Я хочу гробового молчанья... Зачемъ ты, весна, воротилась? Ведь ты не приносишь съ собою Того, что погибло навъки, безжалостной смято грозою. Черёмухи пахнутъ такъ сладко, калина покрылась цветами, Глубовое въчное небо блестить золотыми звъздами; Опять загремели ручьи, зашумели листвою березы, Въдь свътлой веснъ непонятны людскія печали и слезы... А сердце мое все болить и тоска меня черная гложеть, Того, что зарыто въ могилу, весна возвратить мнѣ не можеть.

# изъ сырокомли.

### Дичина.

Оборвышь маленькій гнался за продавцемь, А этотъ разносиль по городу дичину. — Эй, господинъ стреловъ, почемъ дрозды у васъ! Продайте парочку...-Я меньше вакъ полтину За пару не возьму, -- торговецъ отвъчалъ И проворчаль подъ носъ: — нашелся покупатель, Не для тебя совсёмъ товаръ мой дорогой, И толковать съ тобой мив нечего, пріятель. — Неть, столько заплатить я, точно, несмогу; Нашлась бы у меня, пожалуй, и полтина, Да надобно еще лекарства мий купить! Для матери больной вёдь мнё нужна дичина! Хвораеть бъдная ужъ цълый годъ она почти, Вся извелась она, не можеть встать съ постели, Простое кушанье все не по вкусу ей, Дичиной доктора ее кормить велели, А небогаты мы... Отецъ-то мой столяръ, Трудясь и день и ночь, чуть вормится съ семьею, Такъ уступите же, Господь доплатить вамъ... Торговецъ покачаль съ усмѣшкой головою: — На свете я, дружовъ, не первый годъ живу, Состареться усиваь, усы, вомь, поседели; А сроду не слыхаль, чтобь жены столяровъ Не вашу и горохъ — дичь жареную вли. Для матери твоей есть у меня рецепть: Пусть хватить старая стаканчикь доброй водки-Вернется аппетить и на закуску ты Ей приготовь, смотри, капусты иль селедки. Все сниметь какъ рукой... А я не уступлю, Полтина и конецъ! Намъ всть-то тоже нужно Пошляйся-ка, поди, ва дичью по лесамь! Отстань же говорю... болгать мив недосужно... Но мальчикъ не хотъль безъ дичи уходить, И долго бы еще продлилась сцена эта Между оборьшшемъ и алчнымъ торгашемъ, Канъ вдругъ роскошная подъбхала карета! Изъ дверцы выглянуль известный всемъ богачъ.

— Эй ты, любезнъйшій, неси сюда дичину, Охотно у тебя дроздовъ куплю я всёхъ, За пару каждую даю тебъ полтину. — Накиньте четвертакъ, сіятельнъйшій графъ, Въдь въ нынъшнемъ году дроздовъ ужасно мало И господа беруть ихъ-просто на расхвать, И то ужъ дешево прошу я для начала!.. Вельможный господинъ не скупъ, какъ видно, былъ, Онъ вынуль кошелекъ и заплатилъ не споря. Оборвышь маженькій, надежду потерявь Дичину иріобръсть, себя не помниль съ горя. Сіятельнѣйшій графъ,—заговориль онъ вдругъ, Смотря на богача съ мольбою и тревогой, — Хоть одного дрозда вы уступите мив Для матери больной... Прошу вась ради Бога. Богачъ уставился на мальчика въ лорнетъ, Какъ на какое-то невиданное чудо. — Дроздовъ, голубчикъ мой, я очень самъ люблю, Въдь это тонкое, изысканное блюдо. Какъ?! Бабу нищую дичиною кормить! Воть, право, прихоти совсемъ не по карману; Я даже возмущенъ подобнымь мотовствомъ И поощрять его, конечно, ужъ не стану. Больная хочеть всть — сварить овсянку ей — Нъть лучше ничего: питательно, здорово, Особенно когда немножко посолить. Я вль овсянку разъ, не прочь отведать снова. Прошло немного дней и разомъ на погостъ Три гроба принесли въ последнее жилище. Въ одномъ лежалъ богачъ подъ золотой парчей, Въ другомъ, неврашеномъ, трупъ столярихи нищей, И въ третьемъ самый тотъ повоился стреловъ, Что, продавая дичь, такъ страшно дорожился: Нечаянно его товарищъ подстрълиль, Богачь же костью той пичужки подавился, Которую отбиль онь у больной на дняхь; А столяра жена въ чакотев догорвла... На небъ возбужденъ процессъ былъ "о дроздъ", И долго Ангелы судили это дело...

# о задачахъ РУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ

I.

Предметь, о которомъ мы хотимъ сказать несколько словъ, могь бы послужить тезисомъ для цёлаго академическаго трактата, и надо бы желать, чтобы онъ привлекъ более пристальное вниманіе ученых этнографовь и любителей; — въ настоящемь случав мы хотели бы только напомнить о томъ, что было бы нужно для правильной, широкой постановки той науки, отъ успъха которой такъ много зависить наше знаніе народа. Этнографія не есть наука книжная; матеріаль, надъ которымь работаеть ученый, долженъ быть прежде всего собранъ въ народной средв, въ живомъ народномъ быту, не только вившнемъ-въ обиходъ народнаго права, обычая, промысла, но и въ быту внутреннемъ-въ задушевномъ мір'в народной поэзіи, в'врованья и преданья. Изсл'ьдователь, какою бы обширной эрудиціей ни располагаль въ объясненіи этнографическихъ фактовъ, прежде всего зависить оть своего матеріала, отъ степени знанія и искусства собирателя. Ученый самъ редко бываеть собирателемъ, —а при такой громадной области наблюденія, съ какою должна им'єть д'єло русская этнографія, соединеніе объихъ работь въ одномъ лицъ является просто немыслимымъ. Итакъ, этнографическое собираніе составляеть въ наукт дело первостепенной важности; это самая основа всего научнаго построенія; чімь богаче и шире ведена работа собирателя, темъ значительнее могуть быть выводы изследователя, -- какъ наобороть и, къ сожаленію, слишкомъ часто,

ученому приходится убъждаться въ непрочности своихъ заключеній, когда сама основа непрочна, недостаточна, фальшива.

Русская наука находится въ своемъ особомъ положеніи относительно своего матеріала. Она совершила много замічательнаго труда, но до сихъ поръ ей еще слишкомъ многаго недостаєть, и чімъ дальше идеть теоретическая разработка, тімъ больше растуть desiderata и тімъ больше чувствуются капитальные пробілы въ матеріаліъ.

Наша этнографія, въ самомъ діль, произвела большія и важныя работы, которыя бывали самостоятельной заслугой русской литературы. Эти работы начинаются еще съ прошлаго въка, когда даже въ богато-развитыхъ европейскихъ литературахъ, служившихъ намъ образцомъ, ръдко возникала мысль объ изучении низменнаго простонароднаго быта; когда, напротивъ, французскій псевдо-классицизмъ, господствовавшій одно время во всей Европъ, быль исполнень высокомърнаго пренебреженія къ грубости массь и даже не подозръваль въ нихъ старой поэтической традиціи, нъкогда славной и богатой. У насъ обращение къ народности было побужденіемъ самостоятельнымъ. Ломоносовъ уже цёнилъ народную речь; академическіе путешественники, какъ Лепехинъ, Озерецковскій, Иноземцевъ, со вниманіемъ изучали быть, описывали нравы, повърья, собирали мъстныя слова, пословицы и т. под.; Болтинъ, для объясненія исторіи, прибъгаеть къ народному преданію и обычаю; Чулковъ и Новиковъ печатали, рядомъ съ модными пъсенками тогдашнихъ стихотворцевъ, чисто народния и, между прочимъ, прекрасныя пъсни; Радищевъ, въ своей книгь, рисуеть живыя сцены народнаго быта, и т. д. Въ новыйшее время. когда въ ученой Европъ этнографія становилась настоящей наукой, когда, подъ вліяніемъ общаго развитія исторической науки п языкознанія и въ сосёдстве съ ученостью классической, вырабатывались уже тонкіе и сложные методы изследованія народняго миоа, эта новая наука проникала къ намъ медленно; но, часто не подозръвая объ ея существованіи, у насъ работали самоучи въ родъ Сахарова. Руководясь почти инстинктомъ, онъ угадываль настоятельныя потребности науки; онъ дёлаль грубыя ошибки, когда брался быть ученымъ истолкователемъ, имъль нельпую мысль поддълывать народныя произведенія, чтобы тымь больше сдылать ихъ привлекательными, -- но въ общемъ инстинкть его быль въренъ, для науки и литературнаго сознанія быль дійствительно нужень тоть самый матеріаль, надъ собираніемъ котораго онъ трудижи.

Стремленіе къ изученію народности возрастало у насъ параллельно съ тімь, какъ вырабатывалось самобытное содержаніе и

формы въ литературѣ поэтической. "Народность" извъстнаго символа николаевскихъ временъ оставила недобрую память казеннаго лицемфрія; ее сталь назойливо проповедовать тоть фальшивый патріотизмъ самохвальства и самодурства, который нашелъ себъ обличение въ эпоху крымской войны, --- но эта "народность" имъла и серьезный историческій источникъ. Нівогда, въ адександровскія времена, молодое либеральное поволжніе уже исвало ощупью національнаго начала: въ мечтахъ объ общественной свободѣ думали и о свободъ народной, вспоминали въ исторіи свободные обычаи и учрежденія древности и воспіввали ихъ въ романтичесвихъ поэмахъ и стихотвореніяхъ, -- самъ Карамзинъ проливаль слезу надъ паденіемъ новгородской вольности. Какъ историческое лицо, имп. Александръ былъ последнимъ отпрыскомъ XVIII века; въ его теоретическомъ воспитаніи играли роль свободомысліе и филантропія эпохи "просв'єщенія", но и то, и другое—далекія отъ действительной жизни народа, отъ историческаго прошлаго; отсюда теоретическая непрочность его взглядовъ, которая еще увеличилась отъ личной слабости характера, такъ что въ концъ вонцовъ либерализмъ и филантропія могли допустить груб'єйшее вившательство действительности—въ виде Аракчеева. Либерализиъ новаго поколенія быль также вь сильной степени мечтательный и романтическій, но, испытавши потрясенія 12-го года, переживши впечатленія войны за (національное) "освобожденіе Европы", онъ уже стремился быть народнымъ: въ своихъ мивніяхъ о необходимости освобожденія крестьянь онь, при всемь романтизм'в, быль въренъ глубочайшей исторической и общественной потребности народа. Въ николаевскомъ символъ было, отчасти вынужденно, признано это начало "народности", выроставшее въ самомъ обществв.

Несмотря на упомянутыя извращенія, оффиціальное провозглашеніе "народности" возбуждало д'єйствительное одушевденіе, потому что совпадало—въ терминіє и въ общемъ смысліє—съ направленіемъ самой литературы и съ начавшимися этнографическими работами. Труды Сахарова, Снегирева, Пассека, Даля были приготовленіемъ къ научной разработкі предмета, которая открылась съ вліяніями німецкой "исторической школы", німецкой филологіи и минологіи, какъ они развились въ 40-мъ годамъ, и съ началомъ нашихъ изученій славянскаго міра. Труды Буслаева, Ананасьева, Срезневскаго и др. были уже прочнымъ началомъ научной этнографіи, какъ бы ни были взгляды этихъ ученыхъ измінены дальнійшими изслідованіями.

Мы говорили подробно въ другомъ месть о деятельности но-

ваго поволінія изслідователей, дійствующаго доньні: эта діятельность составила новую эпоху въ развитіи нашей этнографів, отміненную общирнымъ умноженіемъ стараго и современнаго этнографическаго матеріала и боліве глубокимъ, и неріздо высокимъ по научному достоинству, объясненіемъ разныхъ отраслей бытового преданія. Таковы—изданіе старыхъ сборнивовъ Клірівевскаго, собранія Рыбнивова, Шейна, П. Якушкина, Гильфердинга, Чубинскаго, Рудченка и пр.; изслідованія А. Веселовскаго, Тихонравова, Ягича, Кирпичнивова, Жданова, Дашкевича, Д. Ровинскаго,—изслідованія, неріздко столь богатыя новыми данными и значительными выводами, что они привлекли къ себі вниманіе и въ европейскомъ научномъ мірів.

Это научное движение въ области этнографии совпадаеть опять съ глубовой потребностью общественной, — иногда даже безъ сознанія самихъ ученыхъ, которыхъ такъ легко поглощаеть спеціальность сама по себ', своимъ ближайшимъ, такъ сказать, техническимъ интересомъ. А именно: этотъ расцвътъ этнографіи и другихъ параллельныхъ изученій народа и его быта совпадаль съ расцветомъ изученій историческихъ (Соловьевъ, Кавелинъ, Костомаровъ, К. Аксаковъ и пр.), съ развитіемъ народнаго содержанія и интереса въ литературъ поэтической и беллетристикъ (литература сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ: Тургеневъ, Григоровичъ, Некрасовъ, Потехинъ, Андрей Печерскій, Кокоревъ, Писемскій и пр.), —все это было кануномъ освобожденія крестьянъ. Великія историческія событія сопровождаются своими предчувствіями: какъ сами событія им'вють основу въ совершающемся изм'вненіи внутренней жизни, такъ эти предчувствія сказываются нер'вдво заранъе-вакъ бы ни были неблагопріятны условія данной минути -- поэтическими мечтами, теоретическими надеждами, особыть направленіемъ научныхъ изысканій. Трудно представить условія, менте благопріятныя для какихъ-нибудь запросовъ литературы въ смысле освобожденія крестьянь, чемь были условія николаевскаго времени, --- и однако въ литературъ проходить несомивиная струя освободительнаго народолюбія, одинаково въ обонть лагеряхъ тогдашней литературы: наиболе характернымъ выраженіемъ ея остались "Записви Охотнива" и — усивхи этнографія.

Пріобрътенія, сдъланныя къ настоящему времени нашей этнографіей, очень богаты. Укажемъ ихъ въ общихъ чертахъ.

Въ другомъ мѣстѣ мы объясняли, какъ научное любопытство, непрерывавшееся преданіе народной жизни и давно народно шееся общественное сочувствіе къ народной массѣ — уже съ XVIII-го вѣка вызывали въ болѣе просвѣщенныхъ людяхъ в

"охотникахъ" вкусъ къ старинъ, къ народной пъснъ, преданью, обычаю... Но то, что собрано было въ послъдующее время въ этомъ отношеніи, превысило бы, конечно, всъ ожиданія любителей пронілаго въка, какъ, въ свою очередь, даже въ 40-хъ годахъ не подозръвали того богатства народной старины, какое реставрировано было въ три послъднія десятильтія.

Въ области народно-бытовой старины разыскано было и собрано изъ "нёдръ земли" множество археологическихъ остатковъ, начиная съ эпохи до-исторической, съ эпохи каменнаго, бронзоваго, желевнаго века (ивследованія и раскопки П. С. Савельева, графа А. С. Уварова, Забелина, Самоквасова, Иностранцева, д-ра Ивановскаго, Загоскина, В. Б. Антоновича и др.).

Въ старинъ письменной раскрыта цълая, ранъе не подозръваемая, область народно-поэтической деятельности, въ самой древней живни нивогда не собранная и не обработанная — область церковной легенды, апокрифическихъ и героическихъ сказаній, и т. д., которыми въ теченіе въковъ питалось народное воображеніе: въ этихъ сказаніяхъ, мистическихъ и чудесныхъ легендахъ, сказкахъ, шутливыхъ исторіяхъ, обнаруживалась сложная цёпь европейскихъ связей, древнихъ и новыхъ. Эти сказанія, часто явнымъ образомъ заимствованныя, вступали въ народное обращеніе и переходили въ самую подлинную народную поэзію, въ самое интимное народное міровозар'вніе: прежніе, и еще недавніе, любители и партизаны народности, видъвшіе въ извъстныхъ народныхъ миоахъ и преданіяхъ чистейшую исконную "самобытность", — не подозрѣвали, что это самобытное бывало преданіемъ обще-европейскимъ или обще-христіанскимъ, или носило на себъ несомнънную печать поздняго книжнаго заимствованія.

Сохранившійся доныні въ устахъ народа матеріаль народной поозіи нивогда прежде не быль собираемь съ такимъ усердіемъ. Въ результаті — богатые сборники пісенъ, которые могуть не только соперничать съ подобными сборниками другихъ литературъ, но, безъ сомнінія, далеко ихъ превосходять. Начиная съ Чулкова и Новикова, собранія Сахарова, Якушкина, Кирівевскаго, Безсонова, Шейна, Рыбникова, Гильфердинга, Е. Барсова, Садовникова; малорусскія собранія Максимовича, Метлинскаго, Рудченка, Антоновича и Драгоманова, Чубинскаго; собранія народной пісенной музыки Прача, Кашина, Стаховича, Балакирева, Римскаго-Корсакова, и Рубца, Лисенко и пр.; собраніе сказокъ— Даля, Асанасьева, Худякова, пословицъ—Снегирева, Буслаева, Даля, все это представляєть драгоцівный запась произведеній

народнаго творчества, какимъ немногія литературы могутъ похвалиться.

Изученіе народныхъ обычаевь, обрядовь, суеверій и проч. было наименъе организовано: задача была труднъе, и для выполненія ея нужно было больше вниманія и больше теоретическаго пониманія діла. Матеріаль состоить въ особенности въ отдільныхъ описаніяхъ; но и здёсь онъ быль собранъ въ значительномъ количествъ и отчасти комментированъ. Таковы были старыя вниги Снегирева, Сахарова, Терещенка, Даля; богатые "Этнографическіе сборники" и "Записки по отділенію этнографіи" географическаго общества; далье, сборники народных заклятій и заговоровь, загадокъ, народнаго календаря, суевърій и т. п.; описанія отдільных разрядовь обычаевь (напр., особенно обычаевъ свадебныхъ) по различнымъ мъстностимъ и т. д. Въ послъднее время особенное вниманіе собирателей и изслідователей привлекли обычаи юридическіе, и здісь множество важнаго матеріала и объясненій собрано въ работахъ Е. Якушкина, Матв'єва, г. и г-жи Ефименко, Пахмана и др.

Съ новой литературой послъ Петра, образовался новый литературный языкъ-уже на основъ живой народной ръчи и все больше освобождаясь отъ церковно-славянскихъ формъ, тяготввшихъ надъ книжнымъ языкомъ древняго періода. Но притокъ новыхъ понятій естественно все больше и больше отдаляль языкъ литературный отъ простонароднаго. Удаленіе ихъ другь отъ друга было неизбъжно по той простой причинъ, что съ новыми понятіями быль необходимь запась новыхь словь и новыхь оборотовьтехническій языкъ образованія всегда и везді расходится съ первобытной рёчью народнаго быта; но обогащаясь съ одной стороны, этоть языкъ теряеть съ другой, утрачивая свежесть и живую образность народной ръчи. Дъятели новой литературы, начиная уже съ Тредьяковскаго и Ломоносова, на самыхъ первыхъ порахъ инстинктивно чувствовали эти живыя свойства народной рвчи, и желали воспользоваться ею для литературнаго языка. Позднее, этоть инстинкть все более усиливался. Бывали книжники, которые, напротивъ, боялись или пренебрегали народнымъ языкомъ, настаивая на церковно-славянскомъ преданіи, или на напыщенномъ стилв ложнаго классицизма; но глубоко коренившійся инстинкть пробивался у самыхъ упорнихъ псевдо-классиковъ. Съ другой стороны, рано возникаетъ научний интересъ къ народному языку. Академическіе путешественники по Россіи, какъ упомянутые Лепехинъ, Озерецковскій и др. и не-академическіе, какъ открытый недавно Челищевъ, собирають

народныя слова и выраженія, хотя и не предугадывали всей той цівности, какую придала народному языку позднівнимя наука. У поэтовъ романтической школы народное преданье становится весьма любимою темой, и стремленіе воспринимать народную стихію въ книжную рівчь достигаеть высокаго мастерства въ языкі Пушкина. Въ литературі новійшей, обладаніе народной рівчью есть не різдкость даже у талантовъ обыкновенныхъ.

Съ началомъ филологической науки народный языкъ сталъ предметомъ спеціальнаго изследованія, какъ матеріалъ исторіи, филологіи и этнографіи. Въ видахъ такого изученія собраны были два академическіе "Областные словаря" (къ сожалёнію, не соединенные потомъ въ цёлое и не освобожденные при этомъ отъ имеющагося въ нихъ баласта), и въ особенности словарь Даля. Таковы были: давняя работа Надеждина о нарёчіяхъ русскаго языка; трудъ Колосова о сёверномъ языке; изданный недавно академіей словарь архангельскаго нарёчія—Подвысоцкаго; собраніе словъ сибирскаго языка—П. Ровинскаго и пр.

Изображенія народнаго быта въ посліднія десятильтія составили цільй общирный отділь въ литературів; никогда изученіе этого быта не казалось въ такой степени нравственной и общественной обязанностью для писателей, которые этимъ путемъ думали открыть внутреннее значеніе народнаго быта, угадать народную душу и—ея содержаніемъ обновить жизнь общественную. Извістно, какъ это стремленіе завершалось практическимъ "хожденіемъ въ народъ", внішнимъ перениманіемъ народнаго платья и манеры, а въ нікоторыхъ случаяхъ и дійствительнымъ трудомъ въ народной средів, для непосредственной народной пользы.

Излагая подробно въ другомъ мѣстѣ эти успѣхи изученій народности, мы вамѣчали, что, собственно говоря, представленіе о "народности" только теперь выходило изъ области непосредственнаго, инстинктивнаго чувства и, опредѣляемое историческимъ, этнографическимъ и соціальнымъ изслѣдованіемъ, становилось сознательнымъ.

Но не следуеть, однако, заблуждаться о размерахъ произведенныхъ изученій. Стоить немного вникнуть въ ихъ настоящее положеніе, чтобы видеть, что въ сущности дело еще только начато, что при всемь безотносительномъ богатстве пріобретенныхъ результатовь, они слишкомъ недостаточны по громадности предмета, подлежащаго изследованію, которой далеко не отвечають научныя средства, до сихъ поръ примененныя къ этому делу.

Не будемъ говорить объ общихъ условіяхъ литературы, гдв для полноты историческихъ и нравственно-соціальныхъ изученій недостаеть необходимой свободы изследованія, вследствіе чего остаются неватронуты цёлыя области общественной и народной жизни и наличные выводы остаются условными или недосказанными. Кто следиль даже въ последнія десятилетія за судьбами русской научной литературы, тоть видель, что — по независящимъ отъ нея обстоятельствамъ-у насъ не находили мъста даже труды чисто научнаго характера и съ очень умеренными идеями; кто следиль за безпорядочной борьбой миеній, совершавшейся въ тв же годы, хорошо видвяъ, какъ много эта безпорядочность зависёла оть простой невозможности открытаго изложенія взглядовъ, хотя бы по существу весьма спокойныхъ, невозможности, которую лицемерно эксплуатировали мнимые охранители и обскуранты... Но, не вдаваясь въ этоть общій вопрось и ограничиваясь собственной этнографіей, не трудно видёть, что и въ предёлахъ чисто научной задачи изследование народной жизни представляеть множество пробъловь и въ матеріаль, и въ критикь. Богатый матеріаль, нами перечисленный, окажется очень скуднымъ.

Прежде всего нужно, однако, оговориться. Въ последніе годы, отмеченные известной безсмысленной войной противы "интеллигенціи", будто-бы враждебной народу и для него ненужной, множество разъ повторялось, что интеллигенція не знаеть народа, что ей надо повинуть высокомерное притязание учить народъ, а, напротивъ, самой учиться у него, что народъ гораздо лучие интеллигенціи разр'вшаеть вопросы своей жизни и т. д. Эти обвиненія обыкновенно противорвчили самимъ себв: выводъ, что мы должны учиться у народа, предполагаль, что мнимо неизвъстный народъ, все-таки, достаточно извёстень, потому что у него найденъ запасъ поученія для интеллигенціи; въ тоже время оставалось, однако, въ туманъ-гдъ этотъ народъ, къмъ собраны его поученія, тв ли они двиствительно? и т. д. Такія рвчи слышались въ последнее время отъ людей весьма различнаго свойства; на дълъ, они были или наивностью, какъ, напримъръ, у многихъ изъ такъ-называемыхъ народниковъ 1), или лицемерной уловкой, подъ которой скрывался самый недвусмысленный обску-

<sup>1)</sup> Такъ, напримъръ, они подмънивали понятіе интеллигенцін, отождествля съ ней всякихъ негодяєвъ и эксплуататоровъ изъ мнимо "образованнаго" класса; по, конечно, только глупостью можно объяснить смъшеніе, напр., Пушкина и Тургенем съ Юханцовниъ и Свиридовниъ.

рантивиъ... Обвиненія были, однако, совершенно несправедливы. Никто иной, какъ интеллигенція, т.-е. просвіщеннійшіе діятели общества и литературы, издавна заговорила о народъ, указывала (и совершенно върно), его нужды и самыя средства имъ помочь — и дълала это именно въ силу образованія, въ силу понятій, сообщенныхъ знаніемъ, и идеаловъ, воспитанныхъ высокими поэтическими созданіями своей и чужихъ литературъ. Интеллигенція раньше всякаго бюрократизма заговорила о необходимости уничтоженія крупостного права и о просвущеніи народа. И донынъ лучшія стремленія на пользу народа принадлежали интеллигенціи, были ея мечтой и заботой; народъ составляль конечную цёль ея умственнаго и общественнаго труда, ея борьбы и самопожертвованій, -- какъ ея лучніе діятели были цветомъ народнаго ума и чувства, насколько они могли свободно развиваться и высказываться. Что касается ближайшихъ практическихъ нуждъ народа въ данную минуту, -- образовательныхъ, экономическихъ, правовыхъ, мы уже теперь достаточно знаемъ народную жизнь, чтобы съ полной уверенностью и основаніемъ говорить о необходимости для народа сколько возможно широкаго просвещенія, матеріальнаго обезпеченія, защиты оть эксплуатаціи и насилія и т. д. Лучшія міры правительства въ этомъ отношеніи всегда принимались образованнёйшимъ классомъ сь полнымъ сочувствіемъ; но желанія и идеалы, не разъ высказанные литературой по отношению къ народу, до сихъ поръ остаются далеко впереди действительности. Итакъ, по непосредственнымъ практическимъ вопросамъ народной жизни мы уже теперь знаемъ народъ очень достаточно.

Но другое дело—изследованіе научное. Его цели не определаются и не ограничиваются насущными практическими потребностями минуты; по природе науки, это изследованіе ищеть общихъ началь предмета, и след. стремится постигнуть, что называется, народный духъ, т.-е. народную жизнь во всемъ ея целомъ, историческое начало и развитіе народа, складъ его характера, его бытовое содержаніе; какъ съ другой стороны, оно могло бы сообщить поучительныя практическія указанія, еслибъ люди практики хотёли къ нимъ прислушиваться, и еслибъ ему предоставлень быль просторь деятельности, хотя несколько отвечающій важности дела.

Требованія такого широкаго научнаго изслідованія далеко не удовлетворяются наличнымъ запасомъ нашихъ этнографическихъ свіденій.

Въ самомъ дѣлѣ, довольно представить себѣ громадную область, на которой раскинуто русское племя, разнообразныя условія его жизни, многоразличные типы населенія и пр., чтобы впередъ усомниться въ достаточности нашихъ этнографическихъ знаній: сдѣланное до сихъ поръ не составляетъ ли лишь малую долю того, что должно быть сдѣлано для научной постановки русской этнографіи? Ея задача необычайно обширна уже вслѣдствіе одной внѣшней громадности географической области народа, и исполненіе далеко не отвѣчаетъ размѣрамъ этой задачи.

Этнографическій типъ русскаго народа уже съ первыхъ в'вковъ представляль нісколько отраслей, которыя въ средніе віжа нашей исторіи свелись въ тремъ главнымъ группамъ. Для двухъ главныхъ — великорусской и малорусской — имвется, относительно, весьма обильный запась матеріаловь и изследованій; группа белорусская едва только затрогивается этнографіей. Въ этомъ главномъ племенномъ д'вленіи досел'в однако неясны самые основные пункты: какими условіями топографическими, историческими, этническими, и въ какія эпохи, приведены эти разтичія; другими словами, есть ли малорусское племя, и его явыкъ особая равносильная, независимая отрасль хотя единаго когда-то сь великорусскимъ, но очень отдаленнаго источника, или это-сравнительно поздняя второстепенная формація; что въ этихъ отрасляхъ общаго, однороднаго -- въ языкъ, народной миоологіи, обычаъ, и что различнаго и особеннаго? До сихъ поръ эти вопросы едва ставятся, и мало подвинулись, въ нашей литературъ, послъ тъхъ сравненій, какія были сдъланы Костомаровымъ <sup>1</sup>), — между тъмъ было бы чрезвичайно любопытно и важно определить взаимныя отношенія двухь народностей въ ихъ statu quo, что дало бы драгоцвиныя указанія не только для исторіи и этнографіи, но и для современныхъ правтическихъ отношеній.

Остановимся на нѣкоторыхъ цастностяхъ. Какъ смутенъ вопросъ о древнихъ началахъ малорусскаго языка, можно видътъ изъ того, что доселѣ ведутся споры не только о древнемъ, но и о среднемъ его періодѣ. Книга г. Житецкаго остается пока единственнымъ цѣльнымъ трудомъ по этому предмету. Кромѣ рѣдкихъ и неполныхъ попытокъ, въ на шей литературѣ до сихъ поръ нѣтъ даже малорусскаго словаря; почему бы онъ ни отсутствовалъ, по недостатку ли вниманія къ предмету, или по неблагопріятнымъ для такой работы внѣшнимъ обстоятельствамъ, все равно,

<sup>1)</sup> Въ статьв: "Двв народности".

недостатовъ полнаго словарнаго матеріала есть слишкомъ явный пробъль въ знаніи о народъ.

Подобнымъ образомъ не выяснено отношеніе двухъ главныхъ отраслей русскаго племени по ихъ преданіямъ и обычаю. Бросаются въ глаза отличія малорусской поэзіи, которая уже на глазахъ исторіи создала эпическую думу, — но откуда народилось вообще отличіе малорусскаго пѣсеннаго склада, поэтическихъ пріемовъ и красокъ, и съ другой стороны, какія сходныя черты соединяють малорусскую поэзію съ великорусской, сохранилась ли въ нихъ общая далекая старина? Попытки разыскать въ малорусскомъ преданіи эпическія темы древнихъ княжескихъ временъ не остались безуспѣшными 1), но они остаются пока одинокими въ цѣломъ вопросѣ о древнихъ общихъ основахъ и историческомъ разъединеніи двухъ народностей.

Этоть образчикь указываеть, какіе пробёлы остаются по самымъ капитальнымъ вопросамъ нашей этнографіи. Тёмъ больше ихъ въ подробностяхъ.

При всемъ обиліи этнографической литературы, крайне неполны еще сведенія о самой господствующей народности. Въ самомъ дълъ, племя веливорусское съ тъхъ поръ, какъ мы можемъ отдичить его по свидътельствамъ письменной исторіи, является состоящимъ изъ несколькихъ народныхъ группъ; московское царство своими крутыми мърами, истребленіями и перетасовками мъстныхъ населеній, замьной мъстныхъ жителей покоренныхъ княжествъ москвичами, введеніемъ московскихъ обычаевъ и управленія и т. п., много содвиствовало объединенію містныхъ группъ, но не могло совсёмъ изгладить ихъ старыхъ отличій; эти отличія не только удержались послё, но въ дальнёйшемъ ходё, исторіи осложнились новыми разновидностями типа. Распространеніе великорусскаго племени во вновь покоряемыя земли, бъгство жителей въ южное и восточное казачество, заселеніе Сибири, бъгство раскола въ дебри и захолустья съвернаго края и т. д., открывали новые пути къ разветвленіямъ самаго типа, нравовъ и обычаевъ, быта и преданій — уже вслідствіе географическаго разъединенія и обособленія народа. Такимъ образомъ великорусское племя существуеть теперь въ целомъ ряде оттенеровъ и варіацій, воторые не только не изследованы вполне, но иногда едва намъчены. Народный типъ центральныхъ губерній, поморскаго съвера, южныхъ областей на переходъ къ малорусскому, средней и нижней Волги, типъ казацкихъ населеній на Дону и на Ураль,

<sup>1)</sup> Ср. изследованія Антоновича и Драгоманова, А. Веселовскаго, Дашкевича.

типъ сибирскій, —все это весьма несходныя варіаціи, подробное изследование которыхъ въ известной систематической целости представило бы величайшій интересь какъ научный, такъ и общественный. У насъ есть множество отдёльных вочерков разных сторонъ народнаго быта, между прочимъ, множество местныхъ описаній, иногда изъ глухихъ захолустьевъ, -- но все это остается знаніемъ анекдотическимъ, необъединеннымъ, гдв одинъ изследователь не знаеть о другомъ и гдв ихъ работы, не руководимыя однимъ научно-теоретическимъ взглядомъ, остаются личнымъ внечатленіемъ отдельнаго писателя. За такія бытовыя описанія брались иногда изв'єстные беллетристы (какъ напр. въ той этнографической экспедиціи конца 50-хъ годовъ, въ которой участвовали Максимовъ, Писемскій, Потёхинъ и др.); труды ихъ были очень полезны и новыми фактами и популяризаціей этнографическаго знанія, — но это были такъ сказать живописные очерки быта, которымъ недоставало научныхъ опредвленій. Въ последнія десятильтія, когда въ повыствовательной литературы такъ распространились народно-бытовые сюжеты, нередко можно было встречать въ ней любопытнъйшія черты мъстныхъ нравовъ, —о которыхъ приходилось жалёть, что находишь ихъ въ повести, а не въ этнографическомъ сочиненіи (напомнимъ разсказы Мельникова, Потехина, Максимова, въ последнее время-Успенскаго, Златовратскато и т. д. и т. д.). И сколько остается еще краевь, которые едва затронуты изследованіемъ или даже вовсе нетронути! До сборниковъ Рыбникова, не далве какъ около 1860 года, неизвъстна была великая этнографическая достопримъчательность -живой народный эпось, хранящійся въ олонецкомъ крав; до нутешествія Гильфердинга мы не им'єли понятія о крав и людяхъ, среди которыхъ сберегалось стародавнее преданіе, --- но эта былина, здёсь случайно открытая, заняла теперь мёсто въ ряду знаменательныйшихъ созданій нашего народнаго эпоса и въ этомъ качествъ стала уже обычной принадлежностью популярныхъ кишъ и учебниковъ. Случайные туристы находили въ высокой степени любопытныя этнографическія данныя на крайнемъ свверв, на Волгь и Ураль, въ Сибири, на Кавказь (здъсь, напр. изуилялись оригинальному быту гребенского казачества, его нравамъ и обычаямъ, хранящимъ много неподдельной старины), — но этотъ любопытнъйшій этнографическій матеріаль еще не дождался своего собирателя. Нъть сомнънія, что не только въ подобныхъ исключительныхъ и уединенныхъ краяхъ, но и въ самыхъ доступныхъ мъстностяхъ найдется, — надо только внимательнъе поискать, — множество интереснаго, чего мы до сихъ поръ не подозръваемъ.

Варіанты великорусскаго народнаго типа произошли не только оть старыхъ корней, отдаляясь одинъ отъ другого подъ всякими природными и историческими условіями, но и изъ множества племенныхъ смененій. Какъ мы замечали въ другомъ месте, ученые признають упорное постоянство антропологического типа: племя, нодчиняясь другому политически и соціально, принимая его языкъ н культуру, повидимому, сливаясь съ нимъ, на деле можеть однако до того сохранять свою антропологическую особность, что напр. въ современномъ французв ученые изследователи еще угадываютъ его антропологическаго предка-германца, или кельта, или римлянина, въ англичанинъ — кельта и саксонца, въ съверномъ немить — полабскаго и поморскаго славянина; отдельныя группы вымершихъ племенъ сохраняются донынв, какъ лужичане среди нъмцевъ, бретонцы — среди французовъ, жители Уэльса — среди англичанъ, а ихъ единоплеменники, потерявшіе свою народность, сохраняють въ новой свой прежній антропологическій тигь. Русскій народъ восприняль въ себя цёлую массу инородческихъ элементовь; съ древнийшей, исторически доступной поры его сосъдями были племена финскія и тюркскія, которыя частью были поглощены имъ, какъ это произопіло въ московской области, частью уцелели доныне въ самой центральной Россіи, подвергаясь только постепенно процессу ассимиляцім. Сь нов'я пимъ распространеніемъ государства началось вторичное, столь же медленное, поглощение инородческой стихии племенъ, вновь покоряемыхъ на югъ, на Кавказъ, въ Сибири, въ Средней Азіи; съ другой стороны воспринятіе элементовъ западно - европейскихъ, какъ тъ иноземные выходцы, которые со временъ московскаго царства массами вступали въ русскую службу и русвли 1). Изученіе этихъ инородческихъ стихій русской народности, можно сказать, еще не существуеть. Сделано, правда, довольно много работь по описанию инородческихъ племенъ средней Россіи и окраинъ, племенъ финскихъ и тюркскихъ, и въ числе этихъ работъ есть ивсколько очень важныхъ по своему научному достоинству, но, занятые обывновенно извёстнымъ племенемъ въ отдёльности, эти труды почти не затрогивали вопроса объ ихъ отношенін къ русской народности, объ ихъ поглощеніи и взаимод'вйствіи съ носл'єдней, и о происходившемъ отсюда этнологическомъ результать. Очевидно однако, что изследование этихъ между-племенныхъ отношеній и вліяній необходимо для пониманія самыхъ

<sup>:)</sup> Вивств съ твиъ въ великорусское цвлое воспринимались другіе русскіе илеменные оттвики, какъ накогда новгородскій, поздаве малорусскій и білорусскій.

типовъ русскаго народа. Наблюдатели, обращавшіе вниманіе на эту сторону вопроса, отмінали здісь чрезвичайно любопытние этнографическіе факты—различныя степени обрусінія инородцевь, пути и способы превращенія одного племени въ другое, обратное воздійствіе инородческой стихіи, когда напр. русскіе въ сношеніяхъ съ инородцами сами усвоивали ихъ обычаи и даже языкъ (напр. якутскій въ Сибири, киргизскій въ Средней Азіи, даже финскій и шведскій въ Финляндіи и т. п.). Антропологическое изученіе тісно связано съ этнографическимъ: первобытная раса отражается не только во внішнихъ привнавахъ, формаціи тіла, чертахъ лица, но и въ складів характера, живости или вялости, смышленности или тупости, смілости или робости и т. д.; видо-изміняется языкъ, обычай, гді падаеть старое, возниваеть новое и т. д.

Въ послѣднее время ссылки на народъ, на его міровоззрѣніе, на глубовій общественный смыслъ послѣдняго, стали такимъ распространеннымъ пріемомъ, что къ нему прибѣгають даже люди партій, на дѣлѣ очень мало заинтересованныхъ народнымъ міровоззрѣніемъ и народнымъ благополучіемъ. Эти ссылки остаются обыкновенно совершенно произвольными и бездоказательными: по однимъ, народъ думаетъ то, по другимъ — другое. Болѣе или менѣе правдивая картина народнаго міровоззрѣнія опять можетъ быть дана только общирнымъ и многостороннимъ наблюденіемъ: изслѣдованіе этнографическое становится нравственной обязанностью общества, и взамѣнъ можеть сослужить важную службу вопросу соціальному.

Въ настоящую минуту усиленное этнографическое наблюдене было бы необходимо и по другому соображению.

Этнографы давно обратили вниманіе на исчезновеніе стараго обычая. Дійствительно, рідво народь живеть въ китайской неподвижности; у нась этой неподвижности никогда не было, и особенно съ тіхть поръ, какъ наша историческая жизнь была вдвинута въ новую колею, съ каждымъ новымъ поколіньемъ можно было бы наблюдать упадокъ обычая, въ которомъ жило поколініе предъидущее. Нісколько десятилітій тому назадь наблюдатели народнаго быта говорили уже о быстромъ исчезновенія обычаевь, преданій, піссень, и о необходимости собирать ихъ, пока они совсімь не пропали. И дійствительно, піссни и обычал исчезали, котя повидимому въ тіз годы, въ николаевскія времева, никакая особенная новизна не нарушала старыхъ порядковь быта. Нельзя не замітить, что новійшіе сборники уже не приносили тіхъ, нерідко прекрасныхъ, піссень, какія находятся въ старыхъ

сборнивахъ Чулкова и Новикова. Пъсни богатырскія (былины), нъвогда несомнънно очень распространенныя въ великорусской массъ, — какъ свидътельствуетъ и сборникъ Кирши Данилова, исчезали до такой степени, что въ послъдующее время являются ръдкостью и сбереглись только въ съверныхъ захолустьяхъ и въ Сибири, именно въ такихъ мъстахъ, куда всего слабъе доходили вліянія новыхъ обычаевъ, городской жизни и т. и. Въ Малороссін большой ръдкостью стали кобзари, которые помнятъ старыя казацкія думы, и т. д.

Но если и нъсколько десятилетій назадъ можно было жаловаться на исчезновеніе преданій, то теперь наступиль несравненно дальше захватывающій и сильный кривись, который въ значительной массь народа унесеть безвозвратно еще больше старины. Понятно, что въ наше время этотъ вризисъ привлеченъ прежде всего темъ переворотомъ, какой произвела во всемъ нашемъ внутреннемъ бытв крестьянская реформа. Одинъ изъ ревностивищихъ наблюдателей и партизановъ крестьянского міра такъ говорить объ его положении въ настоящемъ историческомъ моментв: "У насъ много говорять о единствв, цвльности народной жизни, народнихъ воезрвній; но даже у великорусскихъ крестьянъ оно больше этнографическое, чемъ сознательное, духовное. Между ними, какъ и въ образованныхъ слояхъ, сколько головъ, столько и умовъ. Старые обычаи глубово потрясены; въ народныхъ массахъ совершается переходъ въ другому порядку формъ и возгрѣній. Какови они будуть — нельзя еще предвидъть; ясно и несомнънно то, что прежній строй върованій, понятій и привычекъ ветшаеть и разрушается. Индивидуализмъ, прежде пассивно, безъ всякой реакціи 1), подчинявшійся вибшнимъ условіямъ и обстановкъ жизни, начинаетъ мало-по-малу, медленно и робко, заявлять о своемъ существовании. Теперь, на первыхъ порахъ, эти нетвердые еще шаги крестьянства на пути къ созданію новой гражданственности и поваго міросозерцанія выражаются пова, какъ сказано, отрицательнымъ образомъ, въ ослабленіи и упадкі старых обычаевь и нравовь, вы постепенномы распаденіи стараго строя жизни, въ перем'вн' привычекъ ежедневнаго быта и въ большой порче нравовъ, всегда появляющейся тамъ, гдъ унаследованныя верованія, теряя свой авторитеть,

<sup>1)</sup> Прибавимъ: кромъ только бътства и особливо разбойничества, которое не даромъ въ народномъ эпосъ смънило старое богатырство, какъ предметъ удивленія и сочувствій.

свою обязательность, еще не заменились другими равносильными убежденіями" <sup>1</sup>).

Въ прежнія времена, въ господство врвпостного права, частнаго и государственнаго, крестьянство представляло отдёльный міръ, обставленный всякаго рода опекой и загородками, обособленный отъ всёхъ другихъ сословій, лишенный всякой самостоятельной деятельности и иниціативы, исключительно прикованный въ земледъльческому и другому врепостному труду. Заключенный въ своемъ безъисходномъ кругъ, крестьянскій міръ естественно жилъ однимъ преданіемъ, унаследованными бытовыми формами и обычаемъ, которые съ другой стороны оберегала и сама врепостная власть. Реформа разрушила эту обособленность; правда, крестьянское общество сохранило свою отдёльность, но уже не было китайской ствиы, не было безправности, началось взаимодъйствіе съ другими слоями общества и открылся исходъ "индивидуализму". Бытовыя понятія тёсно связаны съ внёшним формами и условіями жизни, а эти формы и условія изм'янились до чрезвычайности: прежнее привилегированное землевладеніе, и именно самое многочисленное — среднее и мелкое, уже на другой день реформы почувствовало себя подорваннымъ; на его мъстъ вскоръ стало силадываться землевладение иной формаціи, гдв новымъ сильнымъ элементомъ являлось купечество, мещанство и гдв навонець, сталь находить себв исходь и крестьянскій "индивидуализмъ", особливо въ видъ міроъдства и кулачества. Новыя поколенія крестьянства, выроставшія на воле, росли уже подъ иными внечативніями; прежній твсный кругозоръ расширался; извъстное чувство своей воли проникло въ семью и ослабило старыя патріархальныя отношенія, а съ ними и вообще старое преданье... Начать съ того, что реформы прошлаго царствованія, — какъ земскія учрежденія и новый судъ-прямо вводил крестьянство въ общественную жизнь и давали ему известную равноправность: въ принциив обособленность стараго времени прекращалась. Личная свобода открывала крестьянству всв роди деятельности. На эту почву въ тоже время действовали другія новыя вліянія и съ ними возрасталь упадокъ старины: стть железныхъ дорогъ проникла и въ те захолустья, изъ которыхъ прежде въ три года нельзя было доскавать никуда; съ усилвшимся движеніемъ городская "цивилизація" стала чаще появляться въ деревнъ, нахлынули новые нравы, частью хорошіе (какъ распространеніе школы), частью очень дурные; съ город-

<sup>1)</sup> Кавелинъ, Крестьянскій вопросъ, стр. 155,

скими соблазнами, — между прочимъ, стало распространяться и городское платье, — все больше забываются деревенскіе обычаи; ими даже начинають пренебрегать, и напр., старая пъсня забывается для городского трактирнаго романса и т. п. Еще новымъобстоятельствомъ, которое разлагающимъ образомъ действуетъ на патріархальную старину, явилась всеобщая воинская повинность: въ прежнее время рекруть быль отраванный ломоть, онъ нивогда не возвращался въ старую среду; теперь деревенскіе воители, вернувшись домой по отбытіи службы, приносять новыя понятія, привычки, и охладевая къ старине, отъ воторой были оторваны, распространяють свои вкусы, напр., свои солдатско-трактирныя песни, которыя нравятся и идуть въ ходъ. И здесь, въ Петербурге, можно наблюдать эту этнографическую метаморфову на пришлыхъ рабочихъ-крестьянахъ, перенимающихъ трактирныя пъсни; очевидцы разсказывають, что даже въ Малороссін прекрасныя малорусскія песни въ устахъ самихъ девущевъ заменяются модными велокорусскими неснями солдатскаго изобрътемія и стиля...

Навонецъ, должна была оказывать извъстное вліяніе и школа: Тамъ, гдъ ея питомцы дъйствительно чему-нибудь выучивались (а въ этомъ нельзя сомн'яваться), у нихъ возникалъ новый интересъ — въ чтеніи, которое, какъ-бы ни приноровляли его къ "средв", все-таки съ ней расходилось и направляло мысли въ другую сторону и-дальше отъ преданія. Новійшіе педагоги и писатели для народа очень желають подкрыплять преданіе у своихъ читателей въ народной шволь, помещая въ швольныхъ хрестоматіяхъ древнія былины, — но едва ли сомнителіно, что "Святогоръ" и "Микула Селяниновичъ" уже не пробудять эпическаго чувства тамъ, гдъ оно вымерло, и останутся книжной сказкой. Напротивъ, гораздо сильне будеть действовать современная литература, гдв она, съ новымъ, нимало не архаическимъ настроеніемь, коснется предметовь и чувствь, близкихь къ сельскому быту. Въ замъчательной книгъ: "Что читать народу" собрано много любопытныхъ фактовъ, рисующихъ отношеніе читателей изъ народной школы къ нынвшней литературЕ, и напр., отзывы этихъ читателей о "Запискахъ Охотника" Тургенева дають чрезвычайно интересное предуказаніе о томъ, чёмъ ніввогда можеть стать литература для народа. — Наконецъ, людямь, близко стоящимь къ литературъ, извъстно, что между подлиннымъ крестъянствомъ нового поколенія появляются уже люди съ известнымъ образованіемъ, напр. прошедшіе гимназическій курсь, и не вышедшіе однако изъ крестьянства, которые

пробують свои силы въ литературномъ трудѣ. Это уже вовсе не тѣ крестьяне-самоучки, какіе встрѣчались, бывало, прежде и которые желали подражать барской поэзіи; но люди, остающеся въ своемъ бытѣ и пробующіе говорить именно о томъ, что кхъ окружаеть и что они знають. Намъ лично случалось встрѣтить очень любопытные литературные опыты этого рода, — между прочимъ, поэтическіе.

Подъ вліяніемъ всёхъ условій нашего времени, тоть процессь, который всегда подтачиваеть старину, идеть несомивню гораздо быстрве, чвиъ онъ шель еще несомью десятивній тому назадъ, и этнографамъ следуетъ поторопиться съ собираніемъ народно-поэтическихъ произведеній, обычаевъ, преданій и т. д. Съ отживающимъ теперь старымъ поколеніемъ пропадеть безследно многое, что еще можетъ быть сохранено; равъ начался упадокъ старины, молодыя ноколенія относятся къ ней не только равнодушно, но какъ-будто съ пренебреженіемъ—старой песни не заучивають, потому что кругомъ входять въ моду новыя; вкуса рёдко достаеть, чтобы понять, насколько наивная эпическая и лирическая старина выше забубенной поплости новейшихъ песень, приносимыхъ изъ города—старыя песни становятся далеки оть жизни по своему содержанію и пропадають...

Этнографы не разъ оплакивали паденіе поэтической старины, въ которой было действительно много прекраснаго — задушевнаго по чувству и изящнаго по выраженію, тімь больше, что за нимъ следуеть такое некрасивое преемство. Съ этими жалобами соединялись неръдко, и на нихъ строились, идеалистическія представленія о добромъ старомъ времени, которое исчевло навсегда; но давно также замічено, что представленіе о добрыхъ старыхъ временахъ есть вёчная людская иллюзія—эти времена не были такъ красивы, какъ можетъ казаться, а паденіе народной поэзіи объясняется просто темъ, что съ развитіемъ національной живни эта поэзія уже не охватываеть явленій общественнаго и историческаго быта, которыя были вполнъ доступны ей на патріархальныхъ ступеняхъ этого быта, а теперь стали для этого слишьомъ сложны и непонятны; коллективное поэтическое творчество затрудняется, а затёмъ возрастаніе литературы искусственной поглощаеть большую долю изъ запаса національной силы, которах прежде вся уходила въ это коллективное творчество. Времена эпическаго и лирическаго творчества уходять неизбъжно съ усложненіемъ исторіи; у народовь европейскихъ они прошли еще въ средніе в'яка; наша историческая живнь двигалась медленн'я п повже, но и у насъ наступить тоже забвение давней старины, то

же господство новой пъсни, болье книжнаго склада. Въ западной Европъ уже нельзя отыскать такой архаической поэзіи— она исчезла раньше, чъмъ пробудился къ ней національный и научный интересъ; на своей народной почвъ мы застаемъ еще послъдніе отголоски этой поэтической поры народной жизни—тъмъ больше надо позаботиться сохранить ихъ для нашей собственной исторіи и для цълей науки.

Итакъ, наши этнографическія собранія, взятыя въ сравненіи съ тёмъ огромнымъ объемомъ народной жизни, который долженъ быть подвергнутъ наблюденію, представляются еще крайне недостаточными. Мы можемъ гордиться напр., нашими п'всенными собраніями, но если сравнить ихъ съ тёмъ, что, по всёмъ указаніямъ и предположеніямъ, должно еще храниться въ памяти и въ устахъ народа, нельзя не заключить, что наши знанія въ дъйствительности далеко не охватывають существующаго матеріала. Точно также и въ другихъ областяхъ народной жизни и поэтическаго творчества.

Начать съ того, что мы не имвемъ до сихъ поръ настоящаго словаря русскаго языка, такого, какого требуетъ современное положеніе науки, -- какой им'єють німцы въ словарів Гримма, французы въ словарв Литтре, даже сербо-хорваты въ начатомъ словарѣ Даничича. Наши старые авадемическіе словари составлялись въ такое время, когда еще не было понятія объ исторіи языка, не было яснаго представленія ни о славянскихъ отношеніяхъ русскаго племени, ни о значеніи живой современной річи и языка областного и т. п. О словаръ имълось еще старинное академическое представленіе, что онъ долженъ, какъ самая грамматика, стоять на стражв чистоты языка, доставлять авторитетныя рвшенія объ употребленіи словъ и т. п., вообще, быть сборомъ матеріала для литературнаго языка и полицейскимъ надзоромъ за его правильностью и чистотой. Посл'в закрытія академіи "Россійской", превращенной въ П отделеніе академіи наукъ, въ новомъ учрежденіи (куда зачислено было нісколько старых сподвижниковъ Шишкова) дело шло на первое время не лучше прежняго: въ составв этого собранія быль одинь только филологь-Востоковь, державшійся особнякомь и молчаливо совершавшій свои личные монументальные труды по церковно-славянскому языку и древней русской письменности. Отдёленіе оживилось (въ самомъ концъ сорововыхъ годовъ) со вступленіемъ въ его составъ ученаго слависта — Срезневскаго, который тогчасъ же сталь его главнымъ работникомъ, устроителемъ его изданій и, къ

счастью для "отдъленія", охранителемъ его ученой репутаців. Отделеніе техъ годовъ не смогло сделать ничего цельнаго, но, благодаря Срезневскому, по крайней мере, была мысль о научной постановкъ дъла. Срезневскій писаль цълые трактати сь цёлью выяснить наилучшій планъ научнаго и "національнаго" словаря, вызываль на эту тэму мивнія наличных русских ученыхъ; по его возбужденіямъ отділеніе издало "Областной словарь" веливорусскаго языка; онъ собираль самъ матеріалы для словаря древняго русскаго языка, побуждаль своихъ слушателей къ разработкъ отдъльныхъ памятниковъ въ этомъ отношенів, печаталь матеріалы, но словарь такъ и не составился. Мисль о немъ была потомъ, кажется, совсёмъ заброшена; нынёшній составъ отділенія также ею не заинтересовался. Изданный недавно словарь архангельского нарвчія быль деломъ посторонняго лица... Единственной большой и цёльной работой въ этой области быль извъстный тольовый словарь Даля: составляя великую защиту его собирателя по мысли и труду, положенному на исполнение, этотъ словарь не свободень оть недостатковь, неизбёжныхь въ работв надъ такимъ сложнымъ деломъ одного лица, особливо самоучки, не имъвшаго никакой филологической школы. Историческій элементь въ словаръ Даля совершенно отсутствуеть.

Въ словарномъ матеріалѣ, котораго, вирочемъ, накопилось довольно много, сторона историческая наиболѣе слаба. Давно одидаемый трудъ Срезневскаго, обнимающій древній русскій языкъ до XIV столѣтія, какъ мы слышали, остался незаконченнымъ, т.-е. въ видѣ матеріала цитатъ, не получившихъ окончательной обработки. Языкъ нашихъ среднихъ вѣковъ, московскаго неріода, остается совсѣмъ несобраннымъ — кромѣ небольшихъ указателей къ отдѣльнымъ памятникамъ. Не собранъ исторически и слеваръ послѣдующаго времени: кромѣ словаря россійской академіи, который самъ сталъ историческимъ матеріаломъ, сдѣланы были только немногія отрывочныя поцытки въ этомъ направленіи но отдѣльнымъ писателямъ (Ломоносовъ, Державинъ, Крыловъ).

При томъ важномъ значеніи, какое им'ють данныя языка въ объясненіи разнообразныхъ вопросовъ археологіи быта, народной поэзіи, современнаго обычая, исторіи литературной річи, и припоминая, какъ поставлено это діло въ другихъ литературахъ, становится понятно, какъ скуденъ самый запасъ нашихъ научныхъ силь въ области этнографіи,—если у насъ до сихъ поръ нітъ даже вопроса о составленіи словаря, отвітающаго современнить требованіямъ науки. Какой великой поміжой служить отсутствіе

словаря для историво-этнографическихъ изследованій, нечего и говорить.

Не менве важную пом'вху составляють пробылы и дурное (болве или менве) исполнение нашихъ этнографическихъ собраний. Ученый этнографъ, изследователь и критикъ, какъ мы выше замътили, находится въ полной зависимости отъ собирателя. Самъ ученый редко бываль у насъ и собирателемъ, какъ у немцевъ бывали Уландъ, братья Гриммы, Кунъ и Шварцъ, и пр. Дело собиранія у насъ такъ бывало затруднительно всегда, а теперь темъ более, что этнографы-изследователи, какъ Аванасьевъ, Буслаевъ, А. Веселовскій, предпочитають трудъ кабинетной эрудиціи труду скитанія въ народной средь, для чего требуются особыя условія личныя и внішнія. Въ прежнее время ученые бывали иногда собирателями, но по новости дела не избегли очень грубыхъ ошибокъ; въ последніе годы замечательный примеръ соединенія объихъ формъ этнографическаго труда представили Гильфердингъ, въ "Онежскихъ былинахъ", и Е. Барсовъ въ "Причитаньяхъ съвернаго края"... Но по самой громадности русской территоріи остается правиломъ, что этнографическое изследованіе и самое собираніе составляють два особо производимые труда; ученый большей частью лишень всякой возможности руководить или контролировать собирателя, и должень принимать его работу какъ она есть.

Какъ велика эта зависимость--- не требуеть большихъ объясненій. Собиратель даеть тексть півсень, сказокь, пословиць, преданій, даеть описанія обрядовь и обычаевь, и ученый должень върить ему на-слово, что пъсня поется такъ, а не иначе, что обрядъ совершается этимъ способомъ, а не другимъ: нельзя \* \*\*хать на мъсто и провърять его, да въ прежнее время не всегда имъли обычай давать точныя указанія о м'єсть записи. Ученый пользовался матеріаломъ, и повазанія собирателя тімь самымъ получали еще большій авторитеть. Чего не было въ матеріаль, на что неприготовленный научно собиратель не обращаль вниманія, о томъ ничего не зналъ и изследователь... Авторитетъ собирателя не оспаривался. Лишь изръдка, и обыкновенно гораздо позднъе, возникали недоуменія, когда показанія собирателя были слишкомъ необычны или противорвчили другимъ, болве прочнымъ даннымъ; а новъйшей, болье пристальной критикъ пришлось окончательно убъдиться, что прежије ученые бывали не одинъ разъ жертвою или непониманія, или даже довольно грубыхъ подлоговъ и мистификацій собирателя.

Припомнимъ нѣкоторые факты. Первый этнографъ-собиратель
. Томъ И.—Апрыль, 1885.
51/12

(покушавшійся быть и ученымь толкователемь), пріобрівшій вы тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ большую известность, какъ знатокъ русской народности, быль Сахаровъ. "Сказанія русскаго народа" безпрестанно поминались тогда, какъ только заходила різчь о русскомъ народномъ обычай, пісній, сказкій и т. д. Заслуги Сахарова въ возбужденіи этнографическихъ изученій, въ доставленіи перваго обильнаго матеріала для нихъ, не подлежать спору; но наконецъ, обратили вниманіе и на качество его текстовъ. Ап. Григорьевъ, извъстный критикъ, который быль любитель народной пъсни, открыль въ этихъ текстахъ (еще при жизни самого Сахарова) весьма крупныя несообразности и шарлатанство, а поздиве г. Безсоновъ нашелъ ивчто худшее, а именно несомнънныя поддълки (напр., цълую свазву объ Акундинъ), а затъмъ очевидно стало, что всъ тексты сказокъ . сочинены самимъ Сахаровымъ, который, для приданія имъ большей "народности", написаль ихъ въ фальшивомъ, до отвращенія приторномъ тонъ. Въ свое время все это сходило за чистую монету и не мало способствовало распространению лже-народной сладавой манеры въ трактованіи "народности", манеры, подходившей въ духу времени, когда все считалось "обстоящимъ благополучно" и патріархально процватающимъ. — Въ то же время, когда стали выходить первыя собранія Сахарова, издавалась "Запорожская Старина" Срезневскаго; въ свое время это быль также горячо привътствованный сборникъ, въ которомъ являлись поэтическія южно-русскія думы и преданія; эти думы не разъ были повторяемы любителями и другими собирателями (напр., такими компетентными, какъ Максимовичъ), цитировались учеными изслъдователями (напр., такими компетентными, какъ г. Буслаевъ), н въ концв концовъ между ними оказались самыя несомненныя поддѣлки, что призналъ въ послъдніе годы и самъ Срезневскій, говоря, что быль введень въ заблуждение усердными черезъ меру благопріятелями. Напомнимъ еще изъ врупныхъ подайловъ ту прсню изъ "язилеских времень", которою признать и напедаталь г. Кулипъ (въ "Запискахъ объ южной Руси"), котя подделка была грубая и безвкусная; те подделки, какія явились вы известныхъ памятникахъ народнаго творчества западнаго края, и т. д. и т. д.

Эта навлонность въ подлогу, поддёлкё въ прежнее время (у насъ, въ 30-хъ годахъ) имёла не однё шарлатанскія цёли (иной разъ могла и совсёмъ не имёть такихъ цёлей), но происходила также изъ наивнаго пониманія самаго дёла: стремленіе въ народности было гораздо меньше строго-научное, чёмъ литературно-

романтическое; думали, что лучше объяснять самую народность, когда подправять народное произведение извъстными яркими подробностями—въ ея предполагаемомъ духъ, или просто сами сочинять мнимо-народную вещь заново. Но поддълки становятся злостной мистификаціей, надувательствомъ, когда уже сознана и заявлена необходимость самой точной передачи народныхъ произведеній, и, напр., поддълки Сахарова были непростительны именно потому, что самъ онъ постоянно твердиль объ этой необходимости, и о своихъ поддълкахъ увърялъ, что они взяты изъ какой-то "рукописи Бъльскаго", никъмъ не виданной и, въроятно, не существовавшей.

Въ настоящее время никакому сколько-нибудь серьезному человъку не придеть въ голову заниматься такимъ поддълываньемъ; но до сихъ поръ качеству матеріала можетъ вредить другой недостатокъ собиранія, существовавшій давно и возможный по сію минуту—во-первыхъ, неполнота матеріала, во-вторыхъ, неумънье передать его съ точностью.

Изъ сказаннаго нами выше можно видёть, какъ притязательны титулы сборниковь, въ родё "Пёсни русскаго народа", — когда въ нихъ помёщались собственно только пёсни тульскія, владимірскія и еще двухъ-трехъ губерній, и къ нимъ прибавлялись еще (безъ обозначенія источника) пёсни, выписанныя изъ старыхъ печатныхъ сборниковъ и принадлежавшія неизвёстно какой мёстности. Такъ это было у Сахарова. Позднёе, когда стали дёйствительно заботиться о точности, сборники являются съ более скромными титулами, напр., по тёмъ мёстностямъ, гдё они были составляемы: пёсни самарскаго края, онежскія, сибирскія, казанскія, новгородскія и т. п.; съ теченіемъ времени сборники выигрывали въ правильности передачи народно-поэтическихъ текстовъ, преданій, обычаевъ и т. д., но все еще не были свободны отъ недостатковъ весьма крупныхъ. Напримёръ.

При основаніи Географическаго Общества, для возбужденія этнографических изслідованій по цілямъ Общества принята была извістная система собиранія при содійствій частныхъ лицъ и любителей, по особо составленной для того программі вопросовъ. Ціль была достигнута; благодаря тому интересу, который возбужденъ быль основаніемъ Географическаго Общества въ глухоє николаевское время, въ портфелі этнографическаго отділенія набралось значительное количество присланныхъ матеріаловъ, въ томъ числі цілыя отдільныя описанія и сборники. Боліве важные и крупные изъ этихъ матеріаловъ нашли місто въ изданіяхъ Географическаго Общества; другіе поступили въ архивъ

этнографического отделенія. Въ 50-хъ годахъ Аванасьевъ возъимъль мысль воспользоваться этимъ матеріаломъ въ соединеніи съ его личнымъ собраніемъ, для изданія русскихъ народныхъ свазокъ. Известное его изданіе было весьма важнымъ вкладомъ въ нашу этнографическую литературу; собственно говоря, это быль первый сборникъ нашихъ сказокъ, удовлетворявшій (болъе или менье) научнымъ требованіямъ и давшій поводъ и основу для изследованій по этому предмету. Тімь не менье онь иміль свои крупные неудобства и недостатки; по своему сборному матеріалу онъ остался разношерстнымъ: въ рукахъ издателя были тексты, которые записаны были лицами, съ разной степенью пониманія діла, и которыхъ онъ не могъ провърить — оставалось печатать ихъ, какъ есть. Въ результатъ собрадись сказки, записанныя весьма неравномфрно: одни болфе ровнымъ, другія болфе угловатымъ языкомъ; однъ-языкомъ обыкновеннымъ, другія-съ усиленнымъ желаніемъ передавать народную річь и містные говоры, и, между прочимъ, съ темъ звукоподражательнымъ изображениемъ выговора, съ которымъ и нашъ обычный литературный языкъ могъ бы быть представленъ въ видъ какого-нибудь особаго наръчія. Словонъ, изданіе повторяло всь ть различныя манеры, въ какихъ вели свои записи случайные и между собою ни мало не солидарные корреспонденты этнографическаго отделенія. Это не только непріятнымъ и безполезнымъ образомъ пестрило книгу, но и вводило въ заблужденіе: одинъ собиратель записывалъ такъ, кабъ бы имъль въ виду особый говорь русскаго языка, -- другой, рядомъ или тутъ же, записывалъ такъ, какъ будто бы этого говора не существовало; третій записываль по "звуковому методу" самую обыкновенную русскую рвчь.

Самая цёль, вмёстё съ текстомъ сказокъ дать образчики нарёчій и говоровъ русскаго языка, не достигалась, какъ потому, что собиратели не держались одной системы, такъ и потому, что для подобной цёли нужны были бы другіе пріемы. Въ произведеніяхъ народной поэзіи важенъ, конечно, и языкъ и содержаніе; но можно спросить, удобно ли и нравильно ли напр. передавать, въ собраніи "русскихъ народныхъ сказокъ", какую-либо сказку, извёстную по всей территоріи русскаго племени, только на одномъ какомъ-нибудь говор'я тверской или новгородской губерній? и напротивъ, не было ли бы правильн'єе позаботиться скор'єе о в'єрности самаго текста, т.-е. содержанія сказки, не гоняясь за передачей м'єстныхъ говоровъ? Авторитетные собиратели, какъ братья Гриммы, какъ Вукъ Караджичъ, заботились именно о в'єрной передач'є содержанія и были, по нашему мн'єнію, правы,—потому

что свазки большей частью не принадлежали только одному углу, а были извёстны во всемъ народё. Для изученій филологичесвихъ могли бы служить чисто мёстные сборники, которые заключали бы въ себё народно-поэтическія произведенія исключительно одного врая, и записыванье говоровъ, по настоящему, должно быть вовсе не дёломъ случайныхъ любителей, а дёломъ людей, филологически приготовленныхъ и знающихъ цёну мелкихъ оттёнковъ формы и звука.

Система, похожая на систему Аванасьева, господствуеть и въ некоторыхъ изъ новейшихъ песенныхъ сборниковъ. Составитель сборника не есть только собиратель, самъ записывающій пъсни изъ устъ народа, но и просто редакторъ матеріала, состоящаго изъ вкладовъ разнаго рода любителей. Въ этомъ не было бы большой бъды и, повторяемъ, при громадности нашего отечества, одному человъку никогда не будеть по силамъ цъльный, дъйствительно "русскій народный" сборникъ-пресень, свазокъ, преданій, обычаевь и т. д.; но бёда вь томъ, что въ случаяхъ подобнаго сотрудничества редакторъ ръдко въ состояни провърять своихъ сотрудниковъ и обыкновенно долженъ на нихъ полагаться, хотя бы даже не быль увърень въ ихъ компетентности, — а иногда и самъ онъ не думаетъ о необходимости провърки и контроля. Такимъ образомъ матеріалъ опять является случайный и степень пригодности его опредъляется только теоріей въроятностей.

Вообще весьма обывновенную черту нашихъ сборнивовъ составляеть случайность матеріала, зависвишая оть случайности самаго дъла. До сихъ поръ собираніе было вообще въ рукахъ не ученыхъ спеціалистовъ, а любителей, "охотниковъ"; людей, у которыхъ оно было бы систематически обдуманнымъ предпріятіемъ, было немного; единственнымъ примъромъ своего рода была замъчательная экспедиція Гильфердинга, систематически обозрававшаго выбранную мъстность, выспрашивавшаго всъ до последней пъсни, какія только зналь его півець, разыскивавшаго этихъ півцовь вь своихъ странствіяхъ по дикому краю, не имъвшему даже провзжихъ дорогъ. Подвигъ Гильфердинга-потому что это былъ дъйствительный подвигь-остается до сихъ поръ безъ подражателя... У огромнаго большинства другихъ собирателей дело піло совсёмъ нначе: они были далеки отъ систематическаго изследованія какой-либо одной местности, какого-либо цельнаго отдела народной поэзін, собирали всего чаще что подвернется; успёхъсобиранія изм'врялся не полнотой обзора того или другого отдівла матеріала, а числомъ №№, откуда бы они ни взялись, и были ли

выслушаны и записаны самимъ этнографомъ, или сообщены пріятелемъ или пріятельницей, умѣнье которыхъ выполнить дѣло составляло величину неизвѣстную...

Вследствіе этого, мы, далеко не владел всемь объемомь нашей народной поэзіи, не имбемъ также (за исключеніемъ немногихъ установленныхъ фактовъ) точнаго представленія о географіи русской народной поэзіи и вообще стараго преданія и обычая, т.-е. объ ихъ распространеніи, относительномъ богатствв и сохранности въ тъхъ или другихъ мъстностяхъ; не знаемъ и ихъ вачественнаго распредъленія, т.-е. гдъ и вакой обычай, преданіе, пъсня сбереглись, гдъ и чъмъ новымъ они смънились и т. д. Какой глубокій интересь представляла бы эта географія народной поэзіи и старины, это не требуеть объясненія. Съ другой стороны, въ обыкновенныхъ сборникахъ произведенія народной поэзін являются передъ нами оторванными отъ своего цёлаго, лишенными своей обстановки, что самымъ существеннымъ образомъ мешаетъ ихъ историческому и этнографическому объясненію. Этоть недостатокъ собиранія обнаруживается и распредѣленіемъ "нумеровъ" въ издаваемомъ сборникъ: для того, чтобы удобнъе найтись въ матеріаль, пъсни должны быть распредълены на какія-нибудь рубрики, и для этого подыскиваются нередко рубрики нравственныя: любовь девушки или парня, "сочувствіе родителей", "боязнь молвы", и т. п. Эти рубрики могуть, пожалуй, облегчать выводы о нравственно-бытовыхъ возгрвніяхъ народа; но по сущности дъла, необходимо было бы совствить иное распредъленіе пъсенъ, а именно-сопоставление ихъ съ обычаемъ и обрядомъ, указаніе о томъ, когда и кімъ півсни поются, словомъ, представленіе пъсенъ въ ихъ живой и традиціонной обстановкъ.

Далье, этнографія бытовая до сихъ поръ развита у насъ очень мало. Только въ последнее время, даже въ последніе годи обращено действительно усердное вниманіе на юридическіе обичаи, — хотя еще не слышно, чтобы вто-нибудь изъ юристовъэтнографовъ или какое-либо изъ ученыхъ учрежденій подумало о цёльномъ сборникѣ русскихъ народныхъ юридическихъ обычаевъ, какъ напр., есть уже сборникъ обычаевъ южно-славянскихъ въ извёстномъ трудѣ Богишича. Но, кромѣ обычая юридическаго, есть цёлые разряды обычаевъ бытовыхъ, домашнихъ, промисловыхъ, народныхъ праздниковъ, суевърныхъ обрядовъ и т. д. По всёмъ этимъ предметамъ существуетъ своя литература, большею частью изъ мелкихъ отдёльныхъ описаній, но до сихъ поръ, нётъ цёльнаго обзора, который замѣнилъ бы, напр., очень цёнимое въ свое время по сбору фактовъ, но плохое и во всёхъ отношеніяхъ

устаръвшее сочиненіе Терещенка, или еще болье старую книгу Снегирева; цъльнымъ трудомъ по одному отдълу этнографической науки является книга Аванасьева,—но, вообще говоря, матеріалъ бытовой этнографіи остается разбросаннымъ, притомъ весьма неравномърнымъ и, не собранный въ цълое, остается какъ будто мертвымъ капиталомъ.

Далве, бытовая этнографія останавливалась обыкновенно на быть собственно простонародномъ, но мало посвящала вниманія классамъ, которые, при всей близости въ народной массв, отступають однако оть нея теми или другими особенностями. Таковы нравы разнообразныхъ отраслей раскола, нравы мёщанства и купечества, нравы фабричные и т. д. Расколъ еще съ XVIII-го въка старательно изучался и обличался съ точки зрънія его религіозныхъ ученій; въ первой половинь нашего стольтія ему посвящено было особеено много изысканій съ цёлями церковнополемическими и полицейско-истребительными; въ наше время онъ привлекаетъ болве спокойныя и даже сочувственныя изученія историческія, но и теперь остается мало извістна внутренняя жизнь раскола, домашняя и общественная. Не однажды расколь бываль даже предметомь беллетристических изображеній, но этнографія относительно его еще не сделала своего дела. — Быть купеческій также изв'єстень по литератур'я беллетристической, которая въ последнія десятилетія усердно имъ занималась; но опять онъ требоваль бы изображенія этнографическаго—съ его особенными нравами и обычаями, которые издавна составдяли средній терминъ между жизнью народной массы (откуда всегда пополнялся контингенть купечества) и жизнью образованнаго класса. Быть фабричный есть особое видоивменные народнаго быта, опять много разъ изображавшееся въ повъствовательной литературъ, изучаемое съ экономической и статистической стороны, но почти не затронутое этнографіей: последняя принимала его въ соображение только съ отрицательной стороны, какъ источникъ порчи для деревенскаго народа, и въ нравственномъ, и въ народно-поэтическомъ отношеніи. Наблюденіе не лишено справедливости, но, такъ или иначе, фабрики наполняются тъмъ же народомъ изъ деревни; количество фабричнаго рабочаго люда, чёмъ дальше, тёмъ, безъ сомивнія, будеть многочислениве, и эта доля населенія требуеть, этнографическаго вниманія больше, чёмъ ей давалось до сихъ поръ.

Мы говорили выше о томъ кризисъ, какой въ наши годы наступаеть для народно-бытовой старины. Этнографы и наблюдатели практической, хозяйственной жизни народа не однажды ука-

зывали на этотъ кризисъ; его замечала и указывала народническая беллетристика, -- но этнографическое изследование опять его не затрогивало. Очевидно, между темъ, что въ этомъ вризисв мы имъемъ передъ собой одно изъ любопытнъйшихъ явленій народнокультурной жизни, -- переходъ изъ одного культурнаго періода въ другой, вымираніе старины, и преданія, и возрастаніе новыхъбытовыхъ элементовъ. Такіе культурные перевороты много разъ совершались въ исторіи, —и мы часто имвемъ возможность наблюдать ихъ интересные процессы по письменнымъ свидетельствамъ и археологическимъ памятникамъ; но здёсь кризисъ представляется намъ на живыхъ повседневныхъ фактахъ, съ ихъ общественноэкономической обстановкой и нравственно-исихологическими проявленіями. До сихъ поръ, однако, мы не имбемъ ни одной попытки цельнаго наблюденія этого кризиса. Не мало было потрачено добросовъстнаго труда на изучение экономическаго и хозяйственнаго переворота, произведеннаго освобожденіемъ крестьянъ; но бытовой, общественный, нравственный кривись еще не нашель своего компетентнаго наблюдателя и историва. До сихъ поръ слышатся толки о "народъ" по старымъ шаблонамъ до-реформеннаго времени; но приложимъ ли теперь прежній шаблонь?..

Въ научно-теоретической разработкъ предмета, какъ упомянуто, мы встречаемъ несколько трудовъ высокаго научнаго значенія, еще болве находимъ прекрасныхъ работъ по предварительной разработвъ историво-этнографическаго матеріала, —но, оглянувшись на общій характеръ нашей этнографической литературы, нельзя не видеть, что высокій научный тонъ ея лучшихъ произведеній не только не есть господствующій, но что напротивь, издавна и до сихъ поръ, взгляды ни мало не научные въ ней преобладали. Въ прежнее время множество произвольныхъ странностей бывало не только у Сахарова или Терещенка, не имъвшихъ нивакой научной подготовки, но у Даля, большого практическаго знатока народной жизни, и поздиве у минологовъ, знакомыхъ съ литературой предмета, какъ Шеппингъ, какъ Д. Щепкинъ (который, несмотря на свои сведенія, могь писать невероятныя нелепости по русской минологіи), какъ г. Безсоновъ (несмотря ни на что пропов'й довавний свои мистико-символическия толкования русской древности), какъ новъйшіе защитники теоріи тучъ и громовъ, долженствовавшихъ объяснять русскую древность, и т. д. Наиъ случалось замічать, что авторы популярных изложеній русской поэтической древности и до сихъ поръ не желають знать новыхъ изследованій А. Веселовскаго и целой собравшейся теперь критической школы, которая совершенно изменяеть прежнее

толкованіе предмета, и продолжають повторять теорію тучь и громовь, и рядомъ съ ней мистическія прорицанія г. Безсонова...

Исторія русской народности, разум'єтся, еще не могла быть написана, когда по многимъ отдёламъ ея только-что начаты необходимыя предварительныя работы, — но было бы естественно, если бы общій вопросъ интересоваль однако ученыхъ изсл'єдователей, потому что постановка его — хотя бы и не ожидалось близкаго р'єщенія — собирая сдёланное наукой въ данную минуту, все-таки бросаеть св'єть на цёлый объемъ задачи и выясняеть программу дальн'ємихъ поисковъ.

При этомъ разбросанномъ состояніи научной обработки нашей этнографіи, при неполнотъ собраній — въ сущности по всъмъ отдъламъ предмета, можно ли сказать, чтобы наше этнографическое знаніе овладъло достаточно всъми основными данными научнаго вопроса? Безъ сомитнія, нътъ.

Что же нужно для того, чтобы наша этнографическая наука стала должнымъ образомъ по размѣрамъ самаго предмета, подлежащаго ея изслѣдованію? Этотъ вопросъ не можетъ не требовать вниманія тѣхъ, кому близки тѣ или другія отрасли этого знанія, и вообще вниманія просвѣщенныхъ людей нашего общества. — Мы предложимъ нѣсколько замѣчаній объ этомъ въ другой разъ.

А. Пыпинъ.

## BHYTPEHHEE OBO3PBHIE

1-е апрала, 1885.

Столетняя годовщина дворянской грамоты.—Слухи о ходатайствахъ, къ ней пріурочиваемыхъ.—Способы празднованія юбилея и самый его характерь.— Глава объ оскорбленіяхъ въ проекте особенной части уголовнаго уложенія.— Воннская повинность въ Петербурге.

Въ нынъшнемъ мъсяцъ исполнится сто дъть со времени обнародованія дворянской грамоты и городового положенія. Давно уже вознивъ и довольно упорно держится слухъ, что первое изъ этихъ "событій" будеть ознаменовано предоставленіемь дворянству новыхь льготъ и привилегій, или, по крайней мірь, изміненіемъ условій, открывающихъ доступъ къ дворянскому званію. Достовфрность такого слуха кажется намъ по меньшей мъръ крайне сомнительною. Мы не видимъ, прежде всего, причины, по которой можно было бы установить какое-либо различіе между обфими годовщинами, наступающим 21-го апръля. Если юбилей дворянства должень быть отпраздновань такъ или иначе, то почему же отпраздновать He образомъ и юбилей городского самоуправленія? Ничего подобнаго, однаво, никто не предлагаеть и не ожидаеть. Юбилей сословія или учрежденія не имветь ничего общаго съ юбилеемъ отдельнаго лица. Съ понятіемъ о продолжительной дѣятельности, въ особенности, если она была вся посвящена одному и тому же предмету, вся сосредоточена на одномъ и томъ же поприщъ, соединяется-разъ что идетъ рвчь о личномъ юбилев-понятіе о заслугв лица, требующей признанія и благодарности; является предположеніе, что двалцатипятильтній или пятидесятильтній трудь юбиляра не быль безплолнымъ, что онъ заслуживаетъ награды. Само собою разумъется, что это предположеніе-какъ и всякое другое, выводимое а priori-можеть, въ томъ или другомъ отдельномъ случав, оказаться совершенно ошибочнымъ; но въ основаніи обычая всегда лежить правило, а не исключеніе-

и въ этомъ смысле чествование личныхъ юбилеевъ не лишено некоторой raison d'être. Совствъ другое дъло-побилей сословія или учрежденія; давность, сама по себ' взятая, здёсь ровно ничего не значить, нивавой решительной "презумпціи" въ пользу учрежденія или сословія • не установляеть. Все зависить не оть того, сколько лъть существуеть корпорація или юридическое дицо, а отъ того, какую роль они играли въ прошедшемъ, какое мъсто принадлежитъ имъ въ настоящемъ, въ какой мъръ они соотвътствують своему назначению, въ какой степени необходимы функціи, ими выполняемыя. Пойдемъ далье: допустимъ, что на всё эти вопросы можно дать, по отношенію къ извёстному учрежденію, самые удовлетворительные отвіты. Отсюда еще не вытекаеть право учрежденія на награду, въ особенности, если она заключается въ расширеніи его правъ и привилегій. Что сказали бы мы о такомъ способъ чествованія юбиляра-общественнаго дъятеля или должностного лица--при которомъ данное ему отнималось бы у вого-нибудь другого, и обогащение или возвышение одного совершалось бы въ ущербъ многимъ? Какъ бы велики ни были заслуги чествуемаго, оправдать ими явную несправедливость мы бы, безъ сомивнія. не решились и сказали бы, что лучше вовсе не праздновать юбилея, чъмъ праздновать его на чужой счеть. Привилегія, предоставляемая учрежденію или сословію если только она не ограничивается внішними знаками почета, формальными отличіями-почти всегда равносильна ограниченію чьихъ-либо правъ, увеличенію чьихъ-либо повинностей или обязанностей. Намъ могуть возразить, что такое ограниченіе правъ, такое уведиченіе обязанностей оправдывается иногда необходимостью или государственною пользой; но это значило бы перенести споръ на совершенно другую почву. Мы говоримъ пока не о томъ, следуеть ли вообще предоставить дворянству новыя права и привилегіи, а только о томъ, есть ли основаніе связывать этотъ вопросъ съ вопросомъ именно о празднованіи юбилея дворянской грамоты.

Чтобы повърить правильность нашей основной мысли, посмотримъ, какія именно желанія и домогательства предъявляются въ печати, въ виду 21-го апръля, уполномоченными и неуполномоченными представителями дворянскаго сословія. Руководствуясь указаніями одной изъ петербургскихъ газетъ, наиболье близкой къ рыцарямъ сословности, а также содержаніемъ того проекта, который былъ разобранъ нами въ предъядущемъ обоврвніи, мы едва ли ошибемся, если сведемъ всв эти домогательства къ следующимъ главнымъ пунктамъ: 1) предоставленіе дворянству господствующаго положенія въ земскихъ собраніяхъ; 2) предоставленіе дворянамъ исключительнаго или, по крайней мъръ, преимущественнаго права на занятіе извъстныхъ должностей въ мъстномъ и центральномъ управленіи; 3) освобожденіе дворянъ отъ обя-

зательной воинской повинности; 4) "избавленіе" дворянъ отъ суда присяжныхъ, съ признаніемъ ихъ подсудными коронному суду, усиленному дворянскими представителями; 5) устройство для помъщиковъ "дешеваго" краткосрочнаго и долгосрочнаго кредита; 6) устройство для дворянскихъ дётей особыхъ, при гимназіяхъ, наисіоновь: • 7) принятіе въ кадетскіе корпуса исключительно однихъ дворянскихъ дътей; 8) предоставление дворянству большей свободы въ учреждени маіоратовъ; 9) учрежденіе, въ средъ дворянскихъ корпорацій, суда чести для разбора поступковъ, "предосудительныхъ для благороднаго человъка", съ правомъ исключать виновнаго изъ родословной книги: 10) отмена того порядка, въ силу котораго права дворянства пріобрътаются извъстнымъ орденомъ или чиномъ, или пріуроченіе дворянства къ чинамъ и орденамъ высшимъ въ сравнении съ теми, которые дають его въ настоящее время; и 11) разрешение дворянскимъ корпораціямъ ходатайствовать о пожалованіи дворянства "лучшимъ людямъ изъ другихъ сословій" или "лицамъ, оказавшимъ выдающіяся заслуги" 1). Изъ числа этихъ одиннадцати пунктовъ первые семь несомнонно направлены къ стеснению или нарушению правъ другихъ сословій. Образуя большинство въ земскомъ собраніи, поставляя изъ своей среды кандидатовъ на всѣ вліятельныя должности, дворянство неизбъжно будетъ охранять прежде всего и больше всего свои "опредъленные интересы", далеко не всегда совпадающіе съ интересами мъстности или даже цълаго государства. Недостающее, вслъдствіе возстановленія дворянской "привилегіи", число новобранцевъ будеть пополняться лицами непривилегированными, которыя иначе оказались бы свободными отъ военной службы. Повинность присяжныхъ засъдателей сдълается тажелье, умственный уровень ихъ понизится, разъ что въ ихъ ряды не будуть больше призываться дворяне. Подсудимые дворянскаго сословія сплошь и рядомъ будуть находить въ "дворянскихъ представителяхъ", присоединенныхъ въ коронному суду, не столько судей, сколько защитниковъ; шансы оправданія-въ особенности, если объектомъ преступленія быль не дворянинъ—сдёлаются для дворянь гораздо больше, чемъ для остальныхъ обвиняемыхъ. Де ше вый кредить, какъ мы уже много разъ замѣчали, немыслимъ безъ пожертвованій, упадающихъ на массу народа. Той же массь придется приплачивать и на содержание корпусовъ и пансіоновъ, въ которыхъ будуть воспитываться исключительно дворяне. Отсутствіе хорошо устроенныхъ и правильно организованныхъ ученическихъ квартиръ состав-

<sup>1)</sup> Мы считаемъ лишнимъ останавливаться на такихъ безобидныхъ, наивно-забавныхъ ходатайствахъ, какъ предоставление дворянамъ—нижнимъ чинамъ, особаю знака отличия.

ляеть, безспорно, слабую сторону нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній; но мы желали бы знать, почему устройство такихъ квартиръразъ что оно провозглащается правительственной задачей должно быть предпринято въ интересахъ одного только сословія? Пускай дворянство открываеть дворянскіе гимназическіе пансіоны на свой собственный счеть-машать ему въ этомъ, безъ сомнанія, не сладуеть; но зачёмъ же привлекать казну, т.-е. народъ, къ участію въ дёль, не имъющемъ ни общегосударственнаго, ни общенароднаго значенія? Менће очевиденъ, но не менће реаленъ, вредъ, сопряженный съ увеличеніемъ числа маіоратовъ. Чёмъ больше имёній, неотчуждаемыхъ изъ личнаго владенія, темъ меньше запась вемель, могущихъ перейти, силою вещей, въ руки земледъльцевъ и увеличить область общиннаго землевладенія. Поощрять и облегчать учрежденіе маіоратовъ, значило бы охранять интересы немногихъ отдёльныхъ лицъ въ ущербъ интересамь грядущихъ покольній, въ ущербъ дъйствію естественныхъ причинъ, способствующихъ болъе равномърному и правильному распредъленію земельной собственности.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что способъ пріобрътенія дворянскаго достоинства, а также устройство въ средъ дворянскихъ корнорацій суда чести для самихъ дворянъ, не принадлежать къ числу техъ вопросовъ, разрешение которыхъ, въ смысле дворянскихъ ходатайствъ, было бы сопряжено съ нарушеніемъ правъ и интересовъ другихъ сословій. Остановиться на такомъ заключеніи было бы однако врупною ощибкой. Еслибы званіе дворянина было почетнымъ титуломъ, и больше ничемъ, еслибы оно не давало никакихъ политическихъ правъ и преимуществъ, тогда все, касающееся полученія его или потери, дъйствительно могло бы считаться безразличнымъ для народа, важнымъ только для однихъ любителей вненнято, заимствованнаго блеска. Не то мы видимъ на самомъ дълъ. Формой безъ содержанія дворянское достоинство не можеть быть названо даже теперь; еще меньше это название будеть примънимо къ нему въ случаъ ръшительнаго поворота къ сословности, въ случав возведенія дворянства на степень преобладающей земской силы и высшаго служилаго сословіл. Отъ состава сословія, отъ способовъ пополненія и очищенія его будеть зависёть тогда весьма, весьма многое. Возьмемъ хотя бы судъ чести, это невиннъйшее, повидимому, изобрътение нашихъ новъйшихъ рыцарей и паладиновъ. Судъ чести умъстенъ и понятенъ только въ тесной корпораціи (адвокатской, офицерской и т. п.), всв члены которой связаны единствомъ профессіональныхъ занятій, общностью профессіональных взглядовъ. И здёсь, конечно, деятельность суда чести далеко не всегда свободна отъ существенно важныхъ недостатковъ--- но она, по крайней мъръ, можеть имъть и свои хорошія стороны, можеть способствовать выработкъ обычаевь и преданій, руководящихъ неопытнымъ, поддерживающихъ слабаго. Между членами дворянской корпораціи, хотя бы убздной, нъть и не можеть быть внутренней, нравственной связи; нъть и не можеть быть общепризнаннаго идеала; они слишкомъ далеки другъ отъ друга по воспитанію, положенію, характеру д'вятельности, образу жизни. Практика можеть выработать совокупность правиль, обязательныхъ для офицера, для доктора, для адвоката, потому что лицамъ одной к той же профессіи сплошь и рядомъ приходится бывать въ однихъ и тъхъ же условіяхъ, переживать одни и тъ же испытанія, исполнять одно и то же дъло; ничего подобнаго нельзя свазать о дворянахъ одной и той же губерніи или одного и того же увзда. Понятіе о "благородномъ человъвъ "--- въ особенности разсматриваемое съ сословной точки зрвнія-слишкомъ неопредвленно и эластично, чтобы сдвлаться твердой, надежной почвой для суда чести. "Предосудительною" для благороднаго человъка легко можеть быть признана слишкомъ энергичная деятельность на пользу людей "не благородныхъ", т.-е. не принадлежащихъ къ "благородному сословію". Поводомъ къ вывову на "судъ чести" — прямо высказаннымъ или облеченнымъ въ другую, болве благовидную форму---легко можеть стать образъ мыслей--свободный отъ сословныхъ предразсудновъ, образъ дъйствій, направленный не въ огражденію "опредёленныхъ интересовъ" дворянства. Здёсь-то именно и выступаеть на видь значение дворянскаго суда чести для другихъ сословій, для массы населенія. Представимъ себѣ. что къ численному перевъсу гласныхъ отъ дворянства, къ монополизаціи важивищихъ должностей въ рукахъ дворянъ присоединится еще безконтрольное право дворянскихъ предводителей и депутатовъ исключать изъ родословной книги, -- т.-е. лишать активнаго и пассивнаго избирательнаго права-всёхъ дворянъ, заподовренныхъ въ измвнв сословнымь интересамь. Подборь представителей, безь того уже возможный путемъ избирательной агитаціи и интриги, дойдеть такимъ образомъ, до крайнихъ предъловъ; систематическая односторонность, систематическое пристрастіе получать полное господство въ средъ избирателей и избираемыхъ. Чтобы достигнуть такого результата, не нужно будеть даже слишкомъ часто прибъгать къ приговорамъ суда чести; достаточно будетъ, по извёстному нёмецкому выраженію, нёсколькихъ "устрашительныхъ примёровъ" (abschreckende Beispiele), чтобы сломить непокорныхъ и водворить, въ радахъ "правящаго класса", строгую сословную дисциплину. Какъ отразится подобная дисциплина на "управляемыхъ" --- это не требуеть объясненій.

Все сказанное нами до сихъ поръ примънимо, mutatis mutandis,

и жъ способамъ пріобретенія дворянскаго достоинства. Чемъ шире права и преимущества дворянства, чёмъ больше вліяніе и власть, предоставляемыя ому по отношенію къ другимъ сословіямъ, твиъ опаснее замкнутость его, темъ необходиме приливъ къ нему новыхъ симъ, не отъ него зависящій, не имъ регулируемый. Повторяемъ еще разъ: будь дворянское достоинство только источникомъ вившияго, почета, мы не стали бы возражать ни противъ предоставленія его, по закону, котя бы однимъ лишь генераль-фельдмаршаламъ и андреевскимъ кавалерамъ, ни противъ отмѣны всѣхъ способовъ пріобрѣтенія дворянства, кром'в пожалованія по Высочайшему усмотренію. Мы не сказали бы ни слова и противъ кооптаціи, т.-е. противъ пополненія рядовъ дворянства лицами, имъ самимъ избранными или указанными. Совствь иначе ставится вопрось въ настоящее время, когда идеть ръчь не только о сохраненіи, но о значительномъ расширеніи дворянскихъ привилегій. Вредъ, приносимый привилегіей, растетъ обратно пропорціонально числу лиць, его обладающихъ. Дворянство, въ среду которато постоянно и въ большомъ числъ проникаютъ новые элементы, все же не такъ расположено къ односторонней, эгоистической заботливости о своихъ сословныхъ интересахъ, какъ дворянство замкнутое, почти вовсе не измвилющееся въ своемъ составъ, все меньше и меньше отличающееся отъ касты. Даже теперь, вогда важивищей привилегіей дворянства представляется избраніе предводителей, ограничение доступа въ дворянское сословие было бы сопряжено съ серьезными неудобствами; при другихъ условіяхъ --напримъръ, въ случав осуществленія извёстинкъ намъ дворянскихъ прожектовъ-оно могло бы быть настоящимъ бъдствіемъ. Разръшеніе "высшему земскому сословію", согласно съ желаніемъ г. Пазухина, усиливать себя "лучшими людьми" другихъ сословій, обращать, этимъ путемъ, элементы враждебные въ элементы служебные-было бы равносильно поощренію следовь сь совестью, торговии убежденіями. Замъчательно, что по вопросу объ ограничении способовъ пріобрътенія дворянства существуеть разногласіе въ лагерт самихъ "сословниковъ". Редакція "Московскихъ Відомостей" прямо высказалась противъ него; г. Пазужинъ его не рекомендуетъ; не стоитъ за него, кажется, и петербургскій органь сословной и всякой другой реакціи. Объясняется это, по всей въроятности, сознаніемъ собственной слабости, нуждающейся въ внёшней поддержке (припомнимъ фразу г. Пазухина объ "атрофированной реформами жизни помъстнаго дворянства"). Тому же сознанію, съ другой стороны, следуеть приписать пламенное стремленіе къ такому порядку, при которомъ дворянскимъ корпораціямъ принадлежало бы, по меньшей мірь, право ходатайствовать о пожалованіи дворянскаго достоинства. Противъ дарованія дворянству такого права достаточно привести одно соображеніе, имѣющее, въ нашихъ глазахъ, рѣшающую силу. Поводомъ въ пожалованію дворянскаго достоинства всегда признавались и признаются заслуги, оказанныя государству 1). Судьей такихъ заслугь уѣздная или хотя бы губернская дворянская корпорація, очевидно, быть не можеть—не можеть, слѣдовательно, имѣть серьезнаго значенія и рекомендація или просьба, исходящая изъ этого источника. Основаніемъ сословныхъ ходатайствъ, въ большинствъ случаевъ, также являлись бы услуги—уже оказанныя или еще ожедаемыя, — но услуги не государству, не народу, а сословію. Услуги этого рода и пожалованіе дворянскаго достоинства — величины несоизмѣрамыя.

Итакъ, на вакомъ изъ многочисленныхъ дворянскихъ desiderata мы бы ни остановились, вездъ бросается въ глаза посягательство, прямое или косвенное, на права и интересы другихъ сословій. Въ концъ-концовъ расширение преимуществъ, купленное такою цъною, едва ли оказалось бы выгоднымъ для самого дворянства. Четверть въка тому назадъ, когда только-что рушилась главная дворянская твердыня — криостное право, — возведение дворянства на степень "высшаго земскаго сословін" было бы менте заметно, менте чувствительно для массы народа. Какія бы ни были въ то время даны дворянамъ привидегіи въ земствъ и въ администраціи, онъ все-таки были бы не увеличениемъ, а уменьшениемъ произвольной власти, принадлежавшей пом'вщикамъ по отношенію къ кріпостнымъ людямъ Во что обратилась бы, при господствующемъ положении дворянства, дарованная крестьянамъ свобода — это иной вопросъ; мы говоримъ только о впечатлънін, которое было бы произведено, въ началь шестидесятыхъ годовъ, созданіемъ вотчинной полиціи и другими мърами такой же окраски. Теперь условія измѣнились; чтобы удовлетворить желанія "сословинковъ", пришлось бы поворотить назадъ. возстановить многое, отъ чего успало отвыжнуть население, отманить многое, къ чему оно успъло привыкнуть. Реформы прошеднаго царствованія не могли пройти безслідно; на скамьяхь земскихь собраній, въ суді, передъ лицомъ воинскаго присутствія крестьяне не могли не почувствовать себя гражданами, во многомъ равноправными съ бывшими "господами". О плодахъ этой равноправности напоминаеть крестьянамъ каждая начальная земская школа, каждая сельская больница, каждая дорога, поддерживаемая не натуральною повинностью, а на счеть земскаго сбора. Постоянная опека надъ крестын-

<sup>&#</sup>x27;) Къ этому основанию сводится, въ сущности, и пріобрѣтеніе дворянства извѣстнымъ чиномъ или орденомъ. Полученіе чина или ордена — это виѣшній призвать услугь, добавочнымъ вознагражденіемъ за которыя является дворянское достопиство.

скимъ управленіемъ, ввёренная исключительно поміншчьему или, лучше сказать, барскому элементу, была бы теперь нововведеніемъ, въ цілесообразности и безвредности котораго едва ли удалось бы убідить крестьянство; возбудить подозрительность его гораздо легче, чіль успокоить. Память о прошломъ, только-что начинающая ослабівать, воскресла бы съ новой силой и надолго отдалила бы искрене е сближеніе сословій. Выигрышъ власти повлекъ бы за собою проигрышъ вліянія—и перевісь оказался бы, по всей візроятности, не на сторонів перваго.

Оть вопроса о способахъ празднованія дворянскаго юбилея перейдемъ къ самому поводу празднованія. Дворянская грамота 1785 г создала дворянскія корпораціи, но не дворянь; существованіе посл'яднихъ давно уже числится въками. Значеніе предстоящаго торжества обусловливается, поэтому, не заслугами дворянства, какъ служилаго или образованнаго класса, а заслугами дворянскихъ собраній, дворянскихъ предводителей и депутатовъ, служившихъ по дворянскимъ выборамъ полицейскихъ чиновниковъ и судей. Такая ностановка вопроса—а для другой мы не видимъ никакого основанія—почти равносильна его разрешенію. Передъ восхваленіемъ или даже передъ оправданіемъ столітней ділятельности дворянскихъ корпорацій отступають даже самые ревностные панегиристы дворянства. Намъ скажуть, можеть быть, что дворянская грамота имветь еще одну существенно важную сторону, что она обезпечила не только корпоративныя, но и личныя права дворянь, освободивь ихъ отъ телеснаго наказанія, отъ обязательной службы и т. п. Безспорно, это даеть ей крупное историческое значеніе-но нельзя же утверждать, что въ память правъ, некогда предоставленныхъ дворянству, оно должно получить теперь новыя права. Изъ того, что сто леть тому назадъ русскіе дворяне были обязаны благодарностью императрицъ Екатерина ІІ-й, нельзя выводить, что современная Россія обязана благодарностью русскимъ дворянамъ. Права, дарованныя дворянамъ грамотою 1785 г., могуть быть раздёлены на двё категоріи, смотря по отношенію ихъ къ другихъ сословіямъ. Права перваго рода никого не отягощали, ни для кого не создавали лишняго бремени; сюда принадлежить, напримъръ, свобода отъ тълеснаго наказанія. Права второго рода были сопряжены съ прямымъ ущербомъ для остальныхъ, непривилегированныхъ классовъ населенія; такова свобода отъ податей и отъ воинской повинности. Изъ числа правъ второй категоріи многія уже отмінены, изь числа правъ первой категоріи многія распространены, вполн'в или отчасти, на вс'в сословія. Понятно и сочувственно было бы для насъ стремленіе довести до конца, къ годовщинъ дворянской грамоты, оба движенія, тъсно связанныя между собою; но это значило бы сдёлать еще шагъ къ безсословности—а девизомъ извёстнаго лагеря служитъ, наоборотъ, торжество сословнаго начала. Опасные друзья сословія, освобожденнаго. сто лётъ тому назадъ, отъ унизительной кары, не только провозглашають ен необходимость для "низшихъ" классовъ, но хлопочутъ о томъ, чтобы вооружить дворянство—въ лицъ администраторовъ-судей. поставленныхъ надъ волостными судами—правомъ тълесной расправы по отношенію къ крестьянамъ. Въ отвётъ такимъ друзьямъ дворянство могло бы воскликнуть: "Timeo Danaos et dona fer-ntes"!

Намъ остается еще познакомить читателей съ двумя последними изъ распубликованныхъ до сихъ поръ восьми главъ проекта особенной части уголовнаго уложенія. Глава седьмая-объ оскорбленіяхьпредставляеть очень много новаго и интереснаго. Первая отличнтельная ся черта-это уничтожение существующаго теперь различія между обидой словомъ и обидой дёйствіемъ. Проекть подводить всь обиды подъ одинъ уровень, все равно, нанесены ли онъ обхожденіемъ или отвывомъ. Объясняется это темъ, что большая часть поступковъ, теперь признаваемыхъ за обиду дъйствіемъ, должны быть отнесены, по мысли составителей проекта, къ разряду телесных поврежденій. Ръшающимъ признакомъ служить здёсь причиненіе физической боли, физическаго страданія; какъ только этотъ признакъ имъется на лицо, дъяніе является, въ юридическомъ смыслъ, тълеснымъ поврежденіемъ, а не обидой, хоти бы цълью виновнаго и было нанесеніе оскорбленія. Побои, удары, толчки-все это должно считаться телеснымь повреждениемь; къ обидамъ посредствомъ обхожденія могуть быть причисляемы, по выраженію объяснительной записки, только такія "нарушенія телесной неприкосновенности", которыя не влекуть за собою никакой боли. Таково, напримъръ, схватываніе руками за носъ, за бороду, за косу, сорваніе одежды, сшибаніе или сбрасываніе шляпы, взятіе за шивороть, плеваніе въ лицо, и т. п. <sup>1</sup>). Пограничная черта, проводимая такимъ образомъ между твлесными поврежденіями и оскорбительнымъ обхожденіемъ, подходить всего ближе къ системъ бельгійскаго уголовнаго кодекса. Венгерское уложеніе, — а также германская судебная практика — держатся нъсколько иного взгляда; если извъстнымъ дъйствіемъ причиняется

<sup>&#</sup>x27;) Нівкоторые другіе приміры, также приводимие въ объяснительной запискі, кажутся намъ, по меньшей мітрів, спорными. Такъ, облитіе водою или нечистотами можеть иногда причинить и физическое страданіе (если вода очень холодная или горячая, если долго нельзя снять вымоченное платье); то же самое слідуеть сказать и о "швыряніи какими-либо предметами".

боль и вивств съ темъ наносится оскорбление, то оно признается либо телеснымъ повреждениемъ, либо обидой, смотря по карактеру преступнато намеренія. Разрешеніе вопроса, принятое редакціонною коммиссіею, кажется намъ наиболье правильнымъ уже потому, что оно устраняеть массу недоразумбній и упрощаеть задачу суда, обусловливая квалификацію действія внёшними, осязательными признаками. Определение цели, съ которою нанесенъ ударъ, представляется съ одной стороны крайне затруднительнымъ, съ другой-излишнимъ, такъ какъ мъра наказуемости для обиды дъйствіемъ и для легкаго твлеснаго поврежденія, безъ всякой несправедливости можеть быть установлена одна и та же. Максимумъ наказанія за легкое телесное поврежденіе, по проекту коммиссін-тюрьма на срокъ не свыше шести мъсяцевъ, минимумъ (при наличности обстоятельствъ, уменьшающихъ вину) - аресть на нъсколько дней; и то, и другое оказывается вполнъ подходящимъ къ обидъ дъйствіемъ, въ нынъшнемъ смыслъ этого слова. Съ процессуальной точки зрвнія также ніть основанія различать обиду действіемъ отъ легкаго телеснаго поврежденія, потому что какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случав-помимо немногихъ исключеній-уголовное преследованіе можеть быть возбуждено только жалобою потерпъвшаго.

Первая статья главы объ оскорбленіяхъ предусматриваетъ обиду обхожденіемъ или отзывомъ, позорящими честь обиженнаго или члена его семьи, хотя бы и умершаго. Допуская преследование за обиду, нанесенную умершему, составители проекта не вводять въ наше право новаго начала, вовсе ему до сихъ поръ неизвъстнаго; они остаются на почвъ существующей судебной практики, требуя, согласно съ нею, чтобы такъ называемая "посредственная обида" была направлена именно къ оскорбленію лица, возбуждающаго преслідованіе—другими словами, чтобы, защищая честь члена семьи, обвинитель защищаль вивств съ твиъ собственную свою честь. При такомъ взглядв на посредственную обиду нътъ основанія опасаться, чтобы включеніе ея въ число наказуемыхъ дъяній повлекло за собою стъсненіе исторической или хотя бы публицистической критики. Кто береть на себя оцвику общественной или государственной двятельности умершаго, тотъ, конечно, руководствуется при этомъ, въ огромномъ большинствъ случаевъ, вовсе не личными непріязненными отношеніями къ его семь, къ его наследникамь; онъ говорить или пишеть вовсе не для того, чтобы его слова дошли до родственниковъ умершаго и возбудили въ нихъ чувство стыда или нравственной боли, а для установленія и правильнаго освіщенія фактовъ, иміющихъ общее значеніе, составляющихъ достояніе исторіи. Стремленіе въ этой цёли несовм'встимо съ намфреніемъ оскорбить, составляющимъ необходимое условіе для наказуемости обиды. Мы не можемъ согласиться вполнъ только съ тъмъ соображениемъ коммиссии, въ силу котораго оскорбленіе членовъ семьи того, кто жалуется, по отношенію въ последнему, всегда должно "конструироваться" какъ обида, котя би по отношению въ лицу, непосредственно затронутому осворбителемъ. оно и было опозореніемъ. Пояснимъ это соображеніе примъромъ: предположимъ, что въ моемъ присутствіи кто-нибудь приписаль моему отду действіе, позорящее его честь. Если отець мой живъ, онъ можеть, узнавь оть меня о происшедшемь, самь возбудить уголовное преследованіе, потому что ненаказуема только заочная обида, а наказуемость опозоренія не зависить оть того, было ли оно заочнымь или незаочнымъ; но если отецъ мой умеръ, а мнъ принадлежить, позакону, право преследовать оскорбителя только за обиду. то возстановленіе чести отца окажется невозможнымъ, потому что въ дълахъ объ обидъ судъ не входить въ разсмотръніе вопроса объ основательности или неосновательности оскорбительного отвыва. Гораздоправильнее, по нашему мивнію, было бы допустить по отношенію къ умершимъ оба способа защиты, предоставляемые живымъ, т.-е. какъ преследование за обиду, такъ и преследование за опозорение, смотря по свойству оскорбленія, нанесеннаго, въ лицъ умершаго, ближайшимъ родственникамъ его.

Понятіе объ оповореніи, въ томъ виді, въ какомъ оно установляется проектомъ, обнимаеть и замъняеть собою два понятія, различаемыя действующимъ закономъ: понятіе о диффамаціи и понятіе о клеветь. Диффамаціей признается, въ настоящее время, разглашеніе о комъ-либо въ печати такихъ обстоятельствъ, которыя могуть повредить его чести, достоинству и доброму имени; клеветой признается несправедливое обвинение кого-либо—на словакъ, на писыть или въ печати-въ деяніи, противномъ правиламъ чести. Двалцатилътній опыть локазаль сь полною ясностью всю несостоятельность этого различія. Ненормально уже и то, что квалификація діянія становится въ зависимость отъ усмотренія обвинителя; одно и то же дъйствіе можеть быть разсматриваемо и вавъ диффамація, и вавъ клевета, смотря по тому, что найдеть для себя болье удобнымь обиженный или считающій себя обиженнымъ. А между тімь, выборь, произвольно сдёланный обвинителемь, имветь самыя серьезныя послъдствія для обвиняемаго. Обвиненіе въ клеветь можеть быть опровергнуто посредствомъ такъ называемой exceptio veritatis, т.-е. представленіемъ со стороны обвиняемаго доказательствъ въ подтвержденіе всего сказаннаго имъ объ обвинитель; въ делакъ о диффанація такой способъ оправданія не допускается вовсе или допускается съ самыми существенными ограниченіями. Невыгоднымъ представляется,

силошь и рядомъ, и положение оскорбленнаго, поддерживающаго обвиненіе въ диффамаціи. По справедливому замічанію редакціонной коммиссін, обвинитель, въ дёлахъ этого рода, всегда можетъ быть заподозржнъ въ томъ, что онъ сознаетъ свою вину и именно потому преграждаетъ обвиняемому всъ пути къ обнаруженію истины; у диффаматора, распустившаго позорящій слухъ и осужденнаго за это, всегда остается возможность пустить новый слухъ, что онь осуждень не потому, чтобы событіе не существовало, а потому, что ему воспретили представление доказательствъ. Всего болбе ограждан именно техъ, кто всего менве заслуживаеть охраны, двиствующий законь о диффамаціи до крайности затрудняль и затрудняеть для печати оглашеніе злоупотребленій, успешная борьба съ которыми возможна именно и единственно при помощи шировой гласности; онъ ставилъ и ставитъ на одну доску органы печати, промышляющіе скандалами и сплетнями, съ органами печати, честно относящимися къ своимъ обязанностямъ. Сознавая всъ эти неудобства, редакціонная коммиссія ръшилась устранить различіе между диффамаціей и влеветой, тщательно опредъливъ условія, уничтожающія преступность и наказуемость опозоренія.

Оповореніемъ, по статьъ 73-й проекта, признается разглашеніе, какимъ бы то ни было способомъ-хотя бы и въ отсутствіи опозореннаго, --- обстоятельства, позорящаго его честь. По ст. 77-й разглашеніе обстоятельства, позорящаго честь, не почитается преступнымъ, если обвиняемый докажеть: 1) достовърность разглашеннаго обстоятельства, или 2) что разглашение было имъ учинено ради государственной или общественной пользы, или ради защиты личной чести или чести его семьи, и что онъ имъль разумное основание считать разглашенное обстоятельство достовърнымъ. Статья 77-я не имъетъ примъненія, т.-е. разглашеніе позорящаго обстоятельства остается безусловно наказуемымъ, если разглашенное обстоятельство: 1) относится въ частной или семейной жизни опозореннаго, и разглашение было учинено въ печати, на письмъ или въ изображении, получившемъ, завъдомо для виновнаго, распространеніе. или въ публичной ръчи; или 2) составляеть преступное дъяніе, преслъдуемое по частной жалобъ, если уголовное преслъдование противъ него не возбуждено; или 3) составляеть преступное даяніе по коему состоялся оправдательный приговорь; или 4) относится къ главъ или дипломатическому представителю иностраннаго государства. Главное достоинство проектированных в коммиссіею постановленій то-это шировій просторъ, открываемый ими для оглашенія и разбора общественной дъятельности, въ чемъ бы она ни заключалась, безъ всякаго различія между д'вятельностью служебной и неслужебной. Статья 1039

нынъ дъйствующаго уложенія разръшаеть доказываніе оглашеннаго обстоятельства-и притомъ одними лищь письменными доказательствами-только тогда, когда оно касается служебной или общественной деятельности лица, занимающаго должность по определенію отъ правительства или выборамъ. Проекть коммиссів не установляетъ подобныхъ ограниченій; онъ ограждаетъ отъ оглашенія и то не безусловно-только частную и семейную жизнь. Все, что не входить въ эту узкую область, становится доступнымъ для гласности; справедливость сказаннаго, написаннаго или напечатаннаго можеть быть подтверждаема доказательствами всякаго рода, въ твхъ предълахъ, которые установлены вообще судебными уставами. Этого мало: оглашенное обстоятельство можеть не быть доказано, можеть быть даже опровергнуто-а огласившій его все-таки можеть остаться свободнымь оть ответственности, если только оньдокажеть, что действоваль добросовестно и не подъ вліяніемъ дурныхъ побужденій. Правило, заключающееся во второмъ пункта ст. 77, имъетъ особую важность именно по отношенію къ печати. Редакторъ столичной газеты, помѣщающій у себя корреспонденцію изъ провинціи, почти никогда не можеть быть убъждень вполнъ въ достовърности фактовъ, сообщаемыхъ корреспондентомъ; онъ руководствуется, въ большинствъ случаевъ, довъріемъ къ личности корреспондента, предположеніемъ, что послёдній не станеть сочинять или искажать фактовъ, не станетъ передавать неизвъстно откуда идущихъ. ничънъ не провъренныхъ слуховъ. Корреспондентъ, въ свою очередь, не всегда говорить о томъ, что онъ самъ видълъ или слышалъ: при всей осторожности, при всемъ желаніи не уклоняться отъ правды, онъ можеть быть введень въ заблуждение и невольно ввести въ негоредактора газеты. Призванные къ суду, они не будуть имъть возможности доказать сообщенное ими обстоятельство---- но это не составляеть еще достаточнаго повода къ ихъ осужденію, разъ что они ошиблись bona fide, разъ что они, по выражению проекта, "инвли разумное основание считать разглашенное обстоятельство достовърнымъ". Весьма важенъ, съ другой стороны, мотивъ сообщенія, оказавшагося ошибочнымъ или неточнымъ. Если оно было сделано безъ всякой серьезной цёли, чтобы наполнить столбцы газеты, чтобы позабавить или заинтриговать ея читателей, то основание для наказуемости существуеть, даже при отсутствіи сознательной, нам'вренной лжи со стороны автора сообщенія и редактора напечатавшей его газеты. Въ настоящее время снисходительность или строгость судебныхъ приговоровъ по деламъ о диффамаціи зависить, въ значительной степени, отъ общаго склада газеты, привлеченной къ суду; припомнимъ, напримъръ, надълавшее много шуму дъло "Московскаго

Листка", редакторъ котораго былъ приговоремъ, за диффамацію, къ нѣсколькимъ мѣсяцамъ тюремнаго заключенія — и наоборотъ, множество другихъ дѣлъ, окончившихся присужденіемъ къ ничтожнимъ денежнымъ штрафамъ. При дѣйствіи правилъ, проектированныхъ редакціонною коммиссіею, различное отношеніе суда къ случаямъ, однороднымъ по внѣшией обстановкѣ, можетъ выразиться еще рѣзче: строго карая легковѣріе, возведенное въ систему и въ орудіе дешеваго успѣха, судъ будетъ вправѣ вовсе оставлять безъ наказанія ощибку, вызванную честнымъ служеніемъ печатному слову.

Проекть коммиссін установляеть, какъ мы уже виділи, сущещественную разницу между оглашениемъ обстоятельствъ, касающихся чьей-либо общественной, публичной деятельности, и оглащениемъ обстоятельствъ, касающихся чьей-либо частной или семейной жизни. Въ последнемъ случае защита путемъ доказыванія истины или bonae fidei допускается лишь тогда, когда позорящее обстоятельство было оглащено устио, и притомъ не въ публичной речи. Въ основании этого правила лежить соворшенно основательное убъждение, что вредъ, сопряженный съ широкимъ оглашениемъ интимныхъ сторонъ жизни, не уравновъщивается пользой, приносимой такимъ оглашеніемъ (вогда оно соотв'ятствуетъ истин'я) обществу и государству. Намъ кажется, однаво, что въ редакціи ст. 78-й коммиссія пошла нъсколько дальше, чъмъ слъдовало бы пойти на основаніи соображеній, изложенных въ объяснительной запискв. Записка высказывается противъ оглашенія фактовъ частной или семейной жизни. сдъланнаго въ публичныхъ ръчахъ или въ сочинении или изображенін, получившихъ, зав'йдомо для виновнаго, распространеніе; въ въ первомъ пунетъ ст. 78 слова: въ сочинении, замънены словами: на письмъ. Это далеко не одно и то же. Оглашение обстоятельства въ частномъ письмъ, котя бы и адресованномъ къ нъсколькимъ лицамъ, ничемъ не отличается оть оглашенія его на словахъ, въ присутствін небольшого числа слушателей; если въ последнемъ случав допускается доказываніе истивы или добросов'єстности, то н'єть причины не допустить его и въ первомъ. Представимъ себъ, что цълью оглашенія было предостеречь кого-либо противъ изв'єстнаго лица, сообщеніемъ неблагопріятныхъ для последняго фактовъ изъ его семейной жизни; не все ли равно, сделано ли такое предостережение на письмъ или на словахъ, лишь бы только оно было обращено именно и исключительно къ тому или тъмъ, кто въ немъ заинтересовань, кому следуеть знать всю правду? Целью закона должно быть — предупреждение излишней огласки, но отнюдь не безусловное иолчаніе того, кто знасть (или думасть, что знасть) что-либо предосудительное о частной или семейной жизни другого лица. Нарушить молчаніе съ доброю цёлью и съ увёренностью (хотя бы и ошибочною) въ истинё сообщаемаго, нарушить его лишь настолько, насколько этого требуеть необходимость—не значить еще совершить преступленіе, кавова бы ни была форма сообщенія, словесная или письменная. Воть почему мы думаемъ, что исключеніе, установляемое первымъ пунктомъ ст. 78-й, должно быть ограничено болёе тёсными предёлами, согласно съ основною мыслью, намёченною въ объяснетельной запискё редакціонной коминссін; въ противномъ случай за нынё дёйствующимъ закономъ придется признать, въ одномъ отношеніи, преимущество передъ новымъ, такъ какъ въ дёлахъ о влеветь обвиняемый всегда можеть опровергнуть обвиненіе, доказавъ достовёрность оглашеннаго факта.

важнымъ и полезнымъ нововведеніемъ представляется Весьма статья 81 проекта, установляющая наказаніе за разглашеніе завъдомо ложнаго обстоятельства, подрывающаго промышленный или торговый кредить лица, общества или учрежденія, или довіріе къ способностямъ лица исполнять обязанности его званія или занятія. Разглашеніе этого рода не составляеть, по действующему закону, ни диффамаціи, ни клеветы, потому что не касается дѣяній, позорящихъ или противныхъ правиламъ чести; оно не влечетъ за собою никакой отвътственности — а между тъмъ оно можетъ исходить изъ самыхъ низвихъ побужденій и причинять вредъ, иногда невознаградимый. Вовсе немотивированнымъ въ объяснительной запискъ и лишеннымъ. вакь намь кажется, правильнаго основанія представляется только различіе, ділаемое коммиссіею между частными лицами съ одной стороны, обществами и учрежденіями—съ другой. Общества и учрежденія ограждаются только противъ такихъ разглашеній, которыя могуть подорвать ихъ промышленный или торговый кредить, а частныя лица, кроий того — и противъ разглашеній, подрывающихъ довиріе къ способности ихъ исполнять обязанности ихъ занятія или званія. Между твиъ, разглашенія последняго рода опасны и вредны, безъ сомнънія, не для однихъ только частныхъ лицъ. Насколько дорогъ промышленный кредить для промышленныхъ обществъ, настолько же дорогь вредить нравственный-т.-е. безупречная репутація-для обществъ или учрежденій другого рода: учебнихъ, ученыхъ, благотворительныхъ и т. п. Предоставить имъ возможность судебной защити противъ лживыхъ разглашеній темъ более необходимо, что толью этимъ путемъ, во многихъ случаяхъ, можетъ быть достигнуто возстановленіе истины, обезнечена дальнейшая деятельность общества или учрежденія. Наша мысль сдінается вполні ясной, если мы напомнимъ читателямъ о нападеніямъ, предметомъ воторыхъ были недавно высшіе женскіе (така называемые бестужевскіе) курсы ва Пе-

тербургв. Въ одной изъ газеть известнаго лагеря было напечатано, что около трети всвхъ учащихся на курсахъ "идеть въ развратъ", а другая треть впадаеть въ политическія преступленія. Нетрудно понять, какое негодованіе вызвало это лживое сообщеніе между всёми, такъ или иначе заинтересованными въ судьбъ курсовъ-между учащими и учащимися, между родителями и родственнивами последнихъ, нежду имъвшими въ виду поступить или опредълить кого-либо на курсы. Чемъ решительнее, самоувереннее быль тонъ сообщенія, чемъ больше, повидимому, оно опиралось на достоверно известные автору, можеть быть, даже оффиціально констатированные факты. твиъ сильнъе должно было быть впечатлъніе, твиъ продолжительнъе и интенсивнъе его дъйствіе. Что же могло предпринять, въ виду всего этого, управление курсами? Возбудить противъ редактора газеты обвиненіе въ диффамаціи или влеветв? Последнее было немыслимо уже потому, что преслъдование за клевету можетъ быть возбуждено только физическимъ, а не юридическимъ лицомъ; преслъдованіе за диффамацію не достигло бы цели, потому что обвинительный приговоръ могъ быть приписанъ ствсненію защиты, устраненію целой категорін доказательствъ, оправдывающихъ подсудимаго. Помимо этого, жаловаться на диффанацію или клевету можеть только тоть, котораго прямо касается позорящее разглашеніе—а управленіе курсами (или лица, его составляющія) не обвинялось газетой ни въ какихъ дъяніяхъ, позорящихъ его доброе имя или противныхъ правиламъ чести. Не могли начать преследованія и отдельныя слушательницы курсовъ, такъ какъ каждой изъ нихъ редакторъ газеты былъ бы въ правъ отвътить, что именно ея онъ не имълъ въ виду въ своей статьъ; не могли явиться обвинительницами и всъ слушательницы вмъсть, потому что между ними во всякомъ случав была бы цвлая треть, не задътая статьею. А между тъмъ, только путемъ судебнато преслъдованія, открывающаго обвиняемому самый широкій просторъ въ представлении оправдывающихъ его-т.-е. подверждающихъ сказанное имъ — доказательствъ, можно было съ одной стороны раскрыть всю гнусность тенденціозной лжи, съ другой — выставить въ истинномъ свъть значение и дъятельность несправедливо обвиненнаго учреждения. Никакая газетная полемика не можеть замінить, въ подобныхъ случаяхъ, судебнаго приговора; последнее слово должно быть сказано учрежденіемъ безпристрастнымъ, стоящимъ надъ сторонами и имъющимъ всв средства въ полному выяснению двла-должно быть свазано имъ по просьбъ того или тъхъ, кто является юридическимъ представителемъ учрежденія. Въ данномъ случав такимъ представителемъ могло быть только управление курсовъ. Если оно ограничилось опроверженіемъ, посланнымъ въ редакцію газеты, и удовольство-

валось, затъмъ, крайне недостаточными ея извиненіями, то объясиеніемъ этому можеть служить не что иное, какъ именно пробъль въ двиствующихъ законахъ. Проектъ коммиссіи не устраняетъ этого пробыла; онъ отказываеть обществамь и учрежденіямь въ томъ способъ защиты, который предоставляется частнымъ лицамъ. Промышленному и торговому кредиту составители проекта придають какуюто особенную важность, упуская изъ виду, что репутація общества или учрежденія имъеть, помимо нравственной, и матеріальную цънность. Ложный слухъ о недоброкачественности товаровъ, изготовляемыхъ въ такой-то мастерской, ничемъ, съ этой точки зренія, не отличается отъ ложнаго слуха о неуспѣшности занятій или недостаточности педагогическаго надзора въ такомъ-то учебномъ заведеніи. Последствіемъ ложнаго слуха-если онъ остается неопровергнутымъ оффиціально-и въ томъ, и въ другомъ случав одинаково легко могуть быть тяжелыя потери или даже вынужденное прекращение двятельности учрежденія. Статья 81-ая требуеть дополненія еще въ другомъ отношении. Она предусматриваетъ только разглашение завъдомо ложных в обстоятельствь, упуская изг виду тв многочисленные случаи, когда ложный и вредный для кого-либо слухъ распространяется безъ злого намфренія, но вследствіе ничемъ неоправдываемаго легкомыслія. Само собою разумвется, что отвътственность, въ последнемъ случав, должна быть гораздо меньше, чемъ при распространеніи слуховь завідомо ложныхь-но оставлять вовсе безнаказаннымъ оглашение всякихъ силетенъ, повторение, безъ повърки и оговорки, неизвъстно откуда идущихъ и ничъмъ неподтвержденныхъ слуховъ, значило бы поощрять безперемонное отношение къ чужой репутаціи, къ которому у насъ безъ того уже многіе слишкомъ склонны. Всего правильнее было бы, кажется, применить къ разглашенію подрывающихъ кредить или довъріе обстоятельствъ то общее начало, которое принято коммиссіею по отношенію къ опозореніют.-е. признавать такое разглашеніе наказуемымъ, если обвиняемый не подтвердить достовърность разглашеннаго обстоятельства и не доважеть, что имъль разумное основание считать его достовърнымъ и подлежащимъ огласвъ.

Не останавливаясь на послёдией, восьмой, главѣ проекта — объ оглашеніи тайнъ, — такъ какъ она не содержить въ себѣ ничего новаго и замѣчательнаго, заключимъ нашъ разборъ однимъ общимъ замѣчаніемъ, относящимся болѣе или менѣе ко всѣмъ обнародованнымъ до сихъ поръ отдѣламъ особенной части уложенія. Намъ кажется, что стремленіе къ сжатости и краткости, вполнѣ законное само по себѣ, доводится иногда редакціонною коммиссіею до крайности, неудобной съ практической точки зрѣнія. Нѣкоторыя важныя

положенія, установляемыя въ объяснительной запискъ, вовсе не находять для себя мёста въ самомъ текстё проектируемаго удоженія. Отсюда возможность противорфчивых толкованій, возможность недоразумвній, которыя придется разъяснять и разрвшать судебной практикъ, между тъмъ какъ они могли бы быть заранъе устранены болъе опредъленною редакціею закона. Такъ, напримъръ, объяснительная записка провозглашаеть ненаказуемость заочной обиды-а въ текств проекта объ этомъ не говорится ни слова. Въ объяснительной запискъ сказано, что подъ именемъ членовъ семьи, оскорбление которыхъ, въ присутствіи одного изъ нихъ, равносильно оскорбленію последняго, следуеть понимать отца, мать, мужа, жену, детей, сестерь и братьевь въ ст. 72-ой говорится просто о членахъ семьи, безъ точнаго опредъленія этого понятія, вслъдствіе чего оно можеть быть расширяемо или съуживаемо по усмотрѣнію суда (необходимо помнить, что при толкованіи закона его мотивы составляють только пособіе для судей, отнюдь не имъя для нихъ обязательной силы). Принятое редакціонною коммиссіею начало ненавазуемости участника прелюбоділнія въ проектъ (ст. 69) не выражено положительно и прямо, вслъдствіе чего открывается возможность доказывать наказуемость деянія на основаніи общихъ правиль о сообщничествъ въ преступленіи.

Мы уже несколько разъ имели случай говорить о полезной делтельности петербургскаго городского по воинской повинности присутствія, о выдающейся роли, которая принадлежить въ его средъ представителямъ городского общественнаго управленія. Недавно распубликованный отчеть присутствія отличается особымь интересомь; онъ обнимаетъ собою не только результаты последняго призыва, но и весь десятильтній періодъ времени, истекцій носль введенія въ дъйствіе новаго устава о воинской повинности. Призывъ 1884 года доказаль еще разъ всю целесообразность меры, принятой по ходатайству присутствія и городской думы-соединенія всей столицы въ одинъ призывной участокъ. Несмотря на неблагопріятныя условія, въ которыя поставлено населеніе Петербурга, несмотря на множество больныхъ и слабыхъ, по необходимости освобождаемыхъ отъ дъйствительной службы, несмотря на значительное число лицъ, не являющихся въ вынутію жребія, — принимать на службу пользующихся льготой по семейному положенію, — какъ это бывало при прежнемъ дёленіи столицы на восемь призывныхъ участвовъ-опять не оказалось нужнымъ. Въ будущемъ, однако, возможность призыва льготныхъ нельзя считать окончательно устраненной-до такой степени неудовлетворительно физическое состояние большинства моло-

дыхъ людей, подлежащихъ воинской повинности въ Петербургъ. Послв изданія новаго постановленія о пріемв новобранцевъ-въ силу котораго требуется для пріема большій противъ прежняго, сравнительно съ ростомъ, объемъ груди — продентъ годныхъ къ военной службъ, при первомъ призывъ доходившій до 70%, въ среднемъ выводв за десять леть составляющій около 40%, упаль до 20%. По справедливому зам'вчанію присутствія, десятил'втній опыть доказаль съ полною ясностью, что процессъ физическаго развитія, въ средъ петербургскаго населенія, на двадцать первомъ году отъ рожденія, сплошь и рядомъ еще не окончень; этимъ объясняется, между прочимъ, и значительное число молодыхъ людей, бракуемыхъ за недостиженіемъ узаконеннаго роста (2 арш. 21/2 верш.). По наблюденіямъ присутствія, требуемое закономъ отношеніе между окружностью грудной клътки и ростомъ служить върнымъ и удобнымъ признакомъ здоровато твлосложенія только для людей средняго роста (отъ 4 до 6 вершковъ); при болъе высокомъ рость сравнительно-узкая грудь не можеть быть разсматриваема какъ безусловное препятствіе къ принятію на службу. Если указанія присутствія—примънимыя не къ одному Петербургу-будутъ приняты во внимание административною и законодательною властью, то за льготами по семейному положенію можеть быть сохранена и на будущее время действительная сила. Еще болве желательнымъ, конечно, было бы достижение той же цъли путемъ улучшенія условій, при которыхъ растеть масса столичнаго населенія---но для этого нужно много літь и много усилій со стороны правительства, городского управленія, общества и частныхъ лицъ.

Болве утвшительны цифры, касающіяся развитія въ столичномъ населеніи грамотности и образованія. При первомъ призывѣ льготныхъ по образованію (всёхъ четырехъ разрядовъ) было, между принятыми на службу, менње  $17^{\circ}/_{\circ}$ ; въ первое пятильтіе (1874 — 78) общая ихъ цифра составляла уже  $22^{\circ}/_{\circ}$ , во второмъ пятилътіи  $(1879-83)-30^{\circ}/_{\circ}$ , въ 1884 г. — почти  $43^{1}/_{2}^{\circ}/_{\circ}$ . Между нельготными совершенно безграмотныхъ было въ первое пятильтіе 25°/о, во второе—менъе  $16^{1/2}$ °/о, въ 1884 г.— $14^{1/8}$ °/о. Быстрое увеличение числа льготныхъ и уменьшение числа неграмотныхъ следуетъ приписать. безъ сомивнія, двятельности городского общественнаго управленія. благодаря которой такъ сильно (болбе чемъ въ десять разъ) возрасло число городскихъ начальныхъ училищъ. Увеличение числа льготныхъ падаеть въ особенности на льготы третьяго и четвертаго разрядовъ, т.-е. именно на тъ, которыя обусловливаются начальнымъ обученіемъ. Въ 1874 г. льготныхъ третьяго разряда было 41/2, четвертаго— $8^{1}/2^{0}/6$ : въ 1884 г. первыхъ было уже 15, последнихъ— $22^{8}/4^{0}/6$ .

Отмътимъ еще двъ интересныя цифры. Петербургъ часто называютъ городомъ не-русскимъ; между темъ изъ числа новобранцевъ, поставленныхъ столицею въ продолжение десяти лътъ, русскихъ и православныхъ оказывается 92°/0! Несмотря на то, что многія лица прежнихъ привилегированныхъ сословій поступають на службу вольноопредъляющимися, сословія эти выставляють изъ своей среды, въ Петербургъ, почти половину (48%) ежегоднаго контингента, дъйствительно призываемаго къ жребію. Эта последняя цифра даетъ понятіе о томъ, какъ тяжело отозвалось бы на населеніи проектируемое некоторыми дворянскими ходатайствами (см. выше) возстановленіе для дворянства прежней свободы отъ обязательной военной службы. Само собою разумвется, что въ сельскихъ призывныхъ участкахъ отношение привилегированныхъ сословій къ непривилегированнымъ совершенно другое; довольно, однако, и нъсколькихъ участковъ въ родъ петербургскаго, чтобы доказать, что возвращение къ отмъненной привидегіи было бы не только вопіющею несправедливостью, но и чувствительнымъ бременемъ для наиболе, и безъ того, обремененныхъ слоевъ народа.

## ПИСЬМА ИЗЪ МОСКВЫ

10-го марта 1885.

За отсутствіемъ интересовъ общественной жизни, приходится возводить на степень "интереса дня" хотя бы судебные процессы, которые даютъ, впрочемъ, не мало матеріаловъ для ретроспективныхъ взглядовъ и оцѣновъ.

"Дъйствія прокурорскаго надзора всегда будуть законны"!--сказалъ недавно въ здъшнемъ окружномъ судъ одинъ изъ товарищей прокурора въ отвътъ на какое-то замъчаніе, сдъланное ему защитникомъ. Но неужели и одинъ изъ товарищей прокурора тверского окружного суда, избравшій свою служебную дізтельность для сведенія личныхъ счетовъ съ мъстнимъ мировимъ судьею, почиталъ себя тоже дъйствующимъ на законномъ основаніи. Дело этого последняго, разбиравшееся недавно въ судебной палатъ съ участіемъ присяжныхъ, надълало въ Москвъ не мало шума и, дъйствительно, заслуживаеть особаго вниманія. Въ увздномъ городкв товарищъ прокурора принялъ двятельное участіе въ містной избирательной борьбів, сталь чуть не главнымъ двигателемъ избирательной агитаціи и, замітивъ въ рядахъ своихъ противниковъ одного изъ мировыхъ судей, преследовалъ его и оскорбленіями, и застращиваніями, не стѣсняясь пользоваться для такой цёли своими къ нему служебными отношеніями. Съ особою настойчивостью, не соотвътствующею существу дъла, онъ домогался возбужденія дисциплинарнаго судопроизводства надъ мировымъ судьей; когда же миговой събздъ приступиль къ сужденію объ этомъ предметв, то предвосхищая распоряжение предсвдателя, товарищъ прокурора оскорбительнымъ для противника тономъ предложиль ему удалиться изъ залы засъданія и наконецъ все свое заключеніе обратиль лишь въ новый способь оскорбленія противника. Въ результатъ нанесеніе оскорбленнымъ оскорбителю обиды дъйствіемъ и разоблаченіе всего бывшаго путемъ судебнаго разбирательства. Обвинитель не скрываль неприглядности поступковъ пострадавшаго товарища прокурора; присяжные признали наличность столкновенія, но только какъ между частными лицами, и судъ приговорилъ подсудимаго въ аресту на гауптвахтв на двв недвли.--Иное преступленіе составляло предметь другого выдающагося процесса последнихъ дней. На скамъе подсудимыхъ сидела молодая, красивая женщина изъ разряда техъ полупогибшихъ и несчастныхъ существъ, которыхъ такъ щедро плодитъ полуневъжественная среда городскихъ

мастерскихъ, надъляя ихъ на всю жизнь изломанною, нелъпо направленною натурою. Отдавшись вполнъ своему обольстителю, по профессіи наборщику, будущая подсудимая думаеть лишь о томъ, чтобы достать денегь для своего возлюбленнаго, оть котораго слышить постоянные попреки въ ничего недъланьи. Не находя работы, она скитается сначала по городу въ роли побирушки и полученныя пособія выдаеть дома за деньги, добытыя работой. Не довольствуясь такимъ заработкомъ, который все же оказался черезъ-чуръ скуднымъ, и понуждаеман теми же попреками, она решается на проституцію, и съ перваго же раза попадаеть въ руки стараго развратника, который, въ видахъ окончательнаго закрвиленія за собою добычи, нвкоторое время кормить ее одними объщаніями и наконецъ рышается выдать ей пять рублей, отобравь у нея въ свое обезпечение ея паспортъ. Обида, горе, отчаяние въ возможности заработать что-либо путнымъ образомъ разражаются убійствомъ сластолюбиваго старика, убійствомъ, въ воторомъ присяжные констатируютъ заранве обдуманное намфреніе и корыстную ціль, и за которое судъ приговариваетъ виновницу въ двѣнадцатилѣтней каторгѣ. Дѣло это разбиралось здѣсь уже вторично, вследствіе того, что первое производство было кассировано сенатомъ: въ первый же разъ присяжные признали подсудимую виновною лишь въ нанесеніи ударовъ, причинившихъ смерть, но безъ намеренія лишить жертву жизни и не съ целью ограбленія, а потому и приговоръ суда ограничился полуторагодовымъ тюремнымъ заключеніемъ.

Въ ближайшемъ будущемъ предстоятъ еще нъкоторые уголовные процессы достойные вниманія, и если они состоятся, то мы узнаемъ не мало интереснаго изъ жизни разнообразнъйшихъ слоевъ нашего общества. Между прочимъ, въ судъ поступить скоро закоиченное слъдствіе о нъкоемъ аферисть, который началь свою дъятельность съ путешествій по Волгв во главв хора пвицъ, а окончиль ее темъ, что сделался полезнымъ, если не нужнымъ человекомъ, въ дълъ проведенія уставовь разныхъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій. Афера, приведшая его на скамью подсудимыхъ, велась ловко и тонко, возымъла сначала громадный успъхъ, хотя въ сущности опиралась на почву еще болве эфемерную, чвив аферы Рыкова и другихъ ему подобныхъ. Явившись въ Москву съ подложнымъ уставомъ одесской биржевой артели, герой нашъ напечаталъ въ газетахъ смелый вызовъ желающихъ взять наи въ новомъ предпріятіи, и объщаль будущимъ пайщикамъ, на точномъ основаніи "устава", самыя привлекательныя выгоды, принималь оть нихъ взносы не иначе какъ чрезъ посредство государственнаго банка, набралъ кучу такихъ взносовъ, высылалъ исправно ежемъсячный дивидендъ по всёмъ паямъ и быль изобличень лишь тогда, когда внезапно оповёстиль пайщиковъ о состоявшейся будто бы, на основаніи того же устава, ликвидаціи дёлъ затёяннаго предпріятія.

Въ городской Думъ тоже запахло судомъ. Думское меньшинство подало свою довольно несообразную программу, а одинъ изъ разумнъйшихъ представителей большинства не нашелъ ничего лучшаго предложить, какъ разослать эту программу по напечатанім гласнымъ, чтобы "каждый дома въ поков прочель, обсудиль ее и затвиъ даль ей употребленіе какое следуеть". Тогда члень меньшинства, обиженнаго подобной неприличной выходкой, сочиниль еще болве неприличный пасквиль на думское большинство, и извёстная большая газета воспроизвела его на своихъ столбцахъ; большинство отъ лица всей думы порешило возбудить судебное преследование противъ газеты, въ свою очередь напечатавъ "возраженіе" въ собственномъ органъ, т.-е. въ "Въдомостихъ московской городской полиціи", а г. оберъ-полиціймейстеръ, узнавъ о такомъ употребленіи "Вѣдомостей", посадиль подъ аресть ихъ редактора. Трудно разобраться во всей этой путаницъ отношеній, да, но-правдъ сказать, и не стоитъ. Въ сферахъ городского самоуправленія теперь празднество но случаю избранія городскимъ головою г. Тарасова, бывщаго въ сороковыхъ годахъ правителемъ канцеляріи московскаго оберъ-полиціймейстера, а во время севастопольской кампаніи зав'ядывавшаго снабженіемъ войскъ сукнами, въ последнее же время состоявнаго почетнымъ мировымъ судьею.

Не праздничное настроеніе подмінается и вы темной массі. Досужій фельетонисть оповістиль о видініи ніжоего монаха, которому было сказано, что вы наступившемы году хліба родится много, а ість его будеть некому; вслідь затімь пропечатали вы газетахь о грозномы гласі, слышанномы будто бы вы Іерусалимі, и о молитві, найденной якобы во гробі Господнемы; даліве сообщили извістіе о трехь ожидаемыхь кометахь, и воть темный людь толкуєть о предстоящихы бідахь, облекая ихь то вы форму кровопролитной войны, то вы форму мора или голода. А туть еще, подобно тому какь это было вы Римі преды нашествіємы Ганнибала, послідовали другія чудесныя знаменія: вы смоленской губерній открылся вулкань, у одного изы московскихь поміщиковы открылась курица, поющая пітухомы, — календарь же Гатцука, опираясь на Брюса, уже давно предсказываеть близкое вопареніе вы ніжоторой землі государя, "подобнаго Юлію Кесарю и Александру Македонскому".

Все это, если хотите, отзывается провинціей, но вѣдь чѣмъ Москва не провинція? И во многихъ другихъ отношеніяхъ наша "столица" отличается подобнымъ же характеромъ. Его прилаетъ Москвѣ прежде

всего отсутствіе центральных в государственных в учрежденій и скольконибудь большихъ частей армін. Извъстные интересы притягиваютъ къ себъ мъстное общество несравненно болье, чъмъ это могло бы быть въ настоящей столицв. Къ тому же и наше общество - употребите-ли вы это слово въ тесномъ смысле интеллигенціи, или въ болъе широкомъ смыслъ "культурнаго" слоя населенія, малочисленнње общества петербургскаго, а потому живетъ оно тесне, сплочениве, и въ каждомъ изъ его угловъ интересы другого угла принимаются относительно живо и сочувственно. Это мы говоримъ не въ одинъ укоръ, но и въ прямую похвалу. Ту же сплоченность вы легко замътите и въ наиболъе свътлыхъ сторонахъ общественной жизни. Вовьмите, мапр., интересы университетского міра. Московскій университеть и все, что группируется вокругь него-главнъйшій изъ мъстникъ источниковъ умственнаго возбужденія нашего общества; университетское дело всегда-дело всемосковское, университетская известность-известность всемосковская, университетскій скандальсиандаль всемосковскій, университетскій праздникъ-праздникъ всей Москвы. Кром' студентовъ у насъ почти н'тъ образованной молодежи, включая въто число и "свътскую" молодожь; вромъ профессуры, у насъ почти и втъ положеній, особенно выгодных в почетных в; кром в знаменитаго Татьянина дня, у насъ нътъ праздника, способнаго объединить все образованное общество. "Этотъ Татьянинъ день представлнется для меня совершенною новостью и неожиданностью", такъ признавался мнв несколько леть тому назадъ администраторъ, толькочто прибывшій отъ вась управлять нашей "столицей". "Какой же этоуниверситетскій праздникъ, когда не университеть, а вся Москва приходить въ какое-то волненіе"! "Волненіе" начинается оффиціальнымъ торжествомъ въ актовой залъ университета и находить свое завершеніе въ заздравныхъ тостахъ и возліяніяхъ въ ресторанахъ и трактирахъ. Можно замътить, что годъ отъ году теряетъ свое прежнее значеніе первая, оффиціальная часть празднествъ, и все больше и больше интересь ихъ сосредоточивается на второй, неоффиціальной. Въ связи съ темъ годъ отъ году сказывается тенденція смягчить ея грубый, трактирный характерь и внести въ нее наиболее осмысленности. Въ малыхъ кружкахъ празднование проходило лучше чёмъ на оффиціальномъ актв, и серьезность минуты, такъ или иначе ощущаемая всеми, придала ему, действительно, осмысленный характерь.

На дняхъ открылась вдёсь дёятельность новаго ученаго общества, которое въ настоящее время составляетъ предметъ общаго интереса и съ которымъ связываются большія надежды. Учрежденное при университетъ "Психологическое" общество вёрнёе было бы назвать философскимъ — такъ широка его программа, такъ далеко простираются

намъренія его учредителей и руководителей. При спеціальномъ жарактеръ и исправлении другихъ ученыхъ обществъ новое общество легво можеть сделаться центромъ научныхъ работь наиболее общаго свойства. Оно, несомивнно, можеть войти также въ живое общение съ большою публивою, чему нервый опыть быль уже сдёлань. Такъ, въ одно изъ воскресеній Психологическое общество засъдало публично вкупъ съ обществомъ любителей русской словесности, чествун намить великаго астронома и философа Джіордано Бруно. Такое чествованіе должно было послужить откликомъ на подобное же торжество, происходившее несколькими днями раньне во многихъ местахъ на Западъ и вызванное тъмъ фактомъ, что въ Римъ задумали соорудить памятникъ великому мыслителю. Такимъ образомъ и общество любителей словесности, такъ долго и не совсемъ по своей више обретавшееся чуть не въ полномъ поков, вновь начинаеть свою двятельность. Засъданіе въ память Бруно было уже не первымъ публичнымъ засъданіемъ его въ текущемъ академическомъ году.

Провинціализмъ Москви отражается также въ томъ особенномъ участін, которое большинство общества принимаеть въ здішнихъ театральныхъ двлахъ. Опыть настоящей зимы окончательно удостовъриль, что казеннымъ театрамъ долгое время придется служить единственнымъ надежнымъ оплотомъ серьезныхъ видовъ драматическаго искусства. Много нарождалось за последніе годы частныхъ театральныхъ предпріятій, но всё они, если не считать тёхъ, которые направлялись на эксплуатацію болье низменных в вкусовъ шублики, кончали плачевно вследствіе денежнаго банкротства. Частная антреприва не въ состояніи окупать самое себя-по крайней ивръ въ твхъ областяхъ, въ которыхъ ей пришлось бы конкурировать съ казенною сценою. При такихъ условіяхъ, обезпечивающихъ этой послъдней несомивниое и исключительное господство, нельзя не пожелать, чтобы отношеніе высшихъ руководителей театральнаго дела къ московскимъ театрамъ было самымъ серьезнымъ. Начать съ того, что было бы желательно въ мъстной театральной администраціи встрътить лиць, болве компетентныхъ, чвить мы встрвчали доселв. Съ 1883 года, съ введеніемъ новой системы пригланіенія артистовъ по контрактамъ, съ возвыніснісмъ окладовъ и съ возтикновенісмъ новыхъ вліяній въ театральномъ дёлё, составъ исполнителей изменняся значительно къ лучшему, особенно на оперной сцемв, а между тамъ, на административныхъ постахъ, замъщаемыхъ не по вонтрактамъ, а по назначенію, и поднесь фигурирують личности, ничего общаго съ театромъ не имфющія. Пусть имена останутся въ неприкосновенности; но то, что не разъ уже писалось о вторженіи въ театрѣ иногочисленныхъ "подпоручиковъ", представляетъ сущую правду. Эти гос-

нода, какъ бы чувствуя свою некомпетентность, сначала держали себя съ некоторою осторожностью, потомъ же попривыкли къ своему новому положении и готовы заявлять себя настоящими хозяевами. При подобныхъ мъстныхъ дъятеляхъ высшее театральное начальство въ Петербургъ, конечно, поступаетъ разумно, держась строго системы ностояннаго центральнаго вонтроля; однако, съ другой стороны, что же хорошаго для правильнаго теченія діла въ такомъ порядкі, при которомъ мъстная власть не можетъ ступить шагу безъ разръщенія высшей? Не говоря уже о приглашении артистовъ и другихъ исполнителей, о постановив новыхъ пьесъ и оперъ и т. п. крупныхъ меропріятіямь, вдение театральное управленіе не иметь собственной власти на утверждение недъльнаго репертуара, на кратковременный отпускъ артиста (даже въ свободное отъ спектакля время!), на приилату нескольних рублей какимъ-нибудь статистамъ или рабочимъ. Вистему начальству тоже следуеть поставить многое въ упрекъ. Опо постоянно запаздываеть съ своими отвётами по существенивищимъ вопросамъ, тормазитъ темъ и путаетъ ведение дела на месте, а по временамъ вносить въ него замъщательство неудачными проявленіями собственной иниціативы. Напримірь, въ нынішнемь году, въ самый разгаръ сезона, оперная труппа, вследствіе настоятельныхъ приказаній изъ Петербурга, была занята въ теченіе многихъ недёль разучиваніемъ новой оперы; время было потеряно для постановки другихъ возможныхъ и необходимыхъ новинокъ, въ концв же концевъ оказалось, что разучиваемая опера не можеть идти, такъ какъ последніе акты ея еще не написаны композиторомъ! Въ театральномъ дълъ, гдъ существуетъ такое обширное поле для проявленія страстей и самолюбія, гдв такъ много почвы для всяческой интриги, особенно желательно существование компетентной власти, действующей во всемъ съ увъренностью и послъдовательностью, съ быстротою и настойчивостью. Что можно сделать изъ театра, обладая хотя долею этихъ качествъ, о томъ свидътельствуеть маленькій нъмецкій театрикъ, въ продолженіе всей зимы собиравшій въ свои стіны лучшую часть московской образованной публики. Москвичей восхищали здёсь своею игрою сначала Поссартъ, потомъ Барнай. За обоими осталась репутація большихъ артистовъ, вокругъ обоихъ сгруппировались партіи поклонниковъ, обоимъ устраивались оваціи, и въ заключеніе обоихъ чествовали торжественными пиршествами. Поссарть со сцены увлекъ всъхъ своимъ музыкальнымъ голосомъ, поразилъ игрою, обдуманною до мальйшихъ деталей, импонироваль тонко проведенною декламаціей, внъ сцены восхитиль публику, принявъ живое участіе въ юбилев ветерана русской сцены И. В. Самарина, и, конечно, остался лишь въренъ своей декламаціонной школь, когда, не справившись, какь следуеть,

съ русскими нравами, на прощальномъ объдъ назвалъ "современнымъ царемъ мысли, подобнымъ Вольтеру"... рецензента, который съ замъчательною неутомимостью пропагандироваль его самого какъ "царя" современной трагедіи. Барнай, напротивь, привлекъ къ себъ всъхъ необывновенною простотою и естественностью, воторыя одинавово характеризовали его и какъ актера, и какъ человъка; увлекатъ публику тъмъ, что, играя, самъ увлекался безотчетно, и, какъ всякій творецъ по вдохновенію, быль временами то выше, то ниже своего, болъе равномърнаго компатріота и соперника. При скудости общественной жизни, при необходимости пробавляться въ этой сферв новостями, на половину тяжелыми, на половину скандальными, было что-то особенно пріятное въ этомъ умственномъ возбужденім, вызванномъ появленіемъ двухъ замічательныхъ артистовъ, въ этой борьбі партій, обусловленной ихъ естественнымъ соцерничествомъ. На время какъ бы воскресли добрыя старыя времена, когда чуть ли не одникъ театромъ общество ограждалось оть окончательнаго паденія и застол.

Wz.



## NHOCTPANHOE OFOSPTHIE

1-е април, 1885.

Международные газетные спори.—Отношенія между Англією и Россією.—Патріотическія увлеченія.—Проекть "имперской британской федераціи".— Пререканіе между лордомъ Гренвилемъ и княземъ Бисмаркомъ. — Рачи въ германскомъ парламента.—Перемана въ Вашингтона.

"Много шуму изъ пустого", замъчается въ международной политикъ Европы за последнее время. Кабинеты спорять между собою безъ видимой цёли; газеты смёло грозять войною, передвигають арміи съ легкостью пешекь, намечають пункты нападенія и защиты, обнаруживають вообще храбрость удивительную и патріотизиъ неповолебимый,-твиъ болве, что все это имъ ничего не стоитъ и никакихъ усилій оть нихъ не требуеть. Патріоты толкають насъ въ Афганистань, въ Индію, противъ "ненавистной" Англіи; они предвиушаютъ будущія побіды, распреділяють азіатсвія владінія, придумывають новыя границы и горячо взывають въ "подъему національнаго дука" въ области далекихъ невъдомымъ степей. Лондонская печать старательно следить за этимъ нашимъ "подъемомъ", вступаетъ въ подробныя словопремія и даеть посильный отпоръ враждебнымь "притизаніямъ". Н'вмецкіе журналы высчитывають уже шансы военнаго разгрома той или другой изъ спорящихъ сторонъ; одни указывають на сравнительную слабость Англін, на подрывь ея могущества въ разныхъ частяхъ сивта, на сомнительное положеніе двлъ въ Египтв и въ Индін; другіе изображають прачными чертами военныя и политическія обстоятельства Россіи, предвидять ея неудачи и безповоятся объ ея будущемъ. Судя по воинственному тону наиболе распространенныхъ русскихъ газетъ, иностранцы считаютъ себя въ правъ заключить, что дело идеть о серьезномъ политическомъ кризисъ, который легво ножетъ разръшиться кровавою борьбою. Русскіе форносты заняли нъсколько нунктовъ къ югу отъ Мерва; отсюда дълается выводъ, что Россія сознательно приближается къ Герату, чтобы завладёть этикь "ключень въ Индін" и вытёснить англичань изъ ихъ богатейшихъ владеній. Мысль поддерживается патріотическою печатью, находить сочувственный отголосовь въ кружвахъ непризнанныхъ полвоводневъ и принимается въ Европъ за нъчто весьма серьезное. Толки о средней Азіи и объ Индіи возникають у насъ какъ-то вдругъ, неожиданно, по какому-нибудь случайному поводу,

въ связи съ запросами и ръчами въ англійскомъ парламентъ. Очень немногіе знали у насъ о движеніяхъ войскъ въ земляхъ туркмень; никто не придавалъ значенія тімь містностямь, изъ-за которыхь теперь ведется дипломатичесцая кампанія, за между тымь, эти никому неизвъстные пункты внезапно пріобрътають первостепенное значеніе въ глазахъ газетныхъ политиковъ и служатъ для нихъ предметомъ сильнъйшихъ заботъ, не останавливающихся даже передъ перспективою кровопролитія. Эти необъяснимыя увлеченія вызываются обыкновенно протестами и угрозами англичанъ по поводу нашихъ дъйствій или движеній, о которыхъ мы узнаемъ впервые изъ Лондона. Въ Англіи извъстные факты возбуждають общее безпокойство и дають матеріаль для "національнаго подъема"; поэтому, -- заключають у насъ, и мы должны волноваться изъ-за Пуль-иль-Катуна и Пендэ, не отставая по горячности отъ противниковъ. Самостоятельная политическая оцёнка подобныхъ столкновеній встрёчается ръдко въ нашей предпримчивой журналистикъ; гораздо проще и легче нападать на коварство враговъ и требовать решительныхъ подвиговъ во что бы то ни стало. Затихнеть въ Англіи волисніе, и наши патріоты забывають о своихъ минутинхъ порывахъ, какакшихся еще недавно столь серьезными и всеобщими. Вопрось объ афганской границъ сходить со сцены и при ближайшемъ разборъ овазывается совершению ничкожнымь, не представляющимь для насъ никалого реальнаго жизненнаго интереса. Вниманіе газеть обращается на другія діла, болье существенныя или болье модныя, а иностранцы предполагають нь этой переибив признаки хитрой внутренней работы, направленной въ постепенному молчаливому выволненію таниственнаго честолюбиваго плана, ибо при отсутствін такого плана не имъли бы смысла періодическіе возгласы о важности для насъ незанятыхъ еще пустынныхъ мъсть средней Азін. Англичане приписывають намъ намърение подойти исподволь въ границамъ Индін и подготовить наденіе въ ней англійскаго владичества; только этимь объясняють они то преувеличенное значение, которое придается у насъ мелкимъ спорамъ о Пендэ и Пуль-и-Катунъ. Въ дендонскихъ гаветахъ за последнее ниемя приходилось нередко встречать длинным денени изъ Петербурга, съ описаніемъ тревожнаю настроенія всёхъ слоевъ общества и цёлой вообще страни, въ виду афганской жеуридицы. Въ чемъ и гдъ могло выражаться это несуществующее настроение, вакъ не въ отзывать безпенвурной печати? Отамви печати были приняты за надежное основание для выводоть о намереніяхъ и планахъ Россін, а эти выводы подкренлялись самоувфреннымъ, резкимъ тономъ газетныхъ сужденій, высказываемыхъ часто невесредственно отъ имени народа.

Разумъется само собою, что лондонскіе органы первые давали сигналь въ подемивъ по среднеазіатскимъ дъламъ; безъ нихъ наши газеты, быть можеть, не знали бы, какъ отнестись къ вопросу о Цендэ и во всякомъ случав не могли бы увлечься этимъ предметомъ до самозабренія. Могуть свазать, что необходимо было дать отпоръ англійскимъ газетамъ, разсужденія которыхъ имѣли на себѣ оттѣновъ оскорбительный и враждебный по отношению въ России. Но онасенія, внушаення въ Англіи каждымъ шагомъ нашихъ войскъ въ средней Азіи, вполнѣ понятны, въ виду щаткихъ, искусственныхъ основъ англійскаго господства надъ многомилліоннымъ туземнымъ населеніемъ, не утратившимъ еще надежды на независимость и свободу; одно сознаніе близнаго сосёдства такой державы, какъ Россія, можеть направить умы въ сторону освобожденія, въ разсчетв на взаниное соперничество обоихъ европейскихъ государствъ и на возможную тайную помощь извив. Нельзя поэтому удивляться необычайной чувствительности Англіи въ среднеазіатских вопросахъ; для нихъ завлючаются тамъ основы величія и богатства, тамъ дёло идетъ о непривосновенности индійской имперіи, и малівшая вспышка можеть окончательно разстроить положение дель въ стране. Для англичанъ весьма неудобно и даже опасно присутствіе соседей, которыхъ туземцы будуть считать слишкомъ могущественными или непобъдимыми. Англичане боятся не дёйствительнаго похода русскихъ войскъ въ Индію, а только приближенія ихъ къ ея предёдамъ; они не удовлетворяются поэтому отрицательными утвержденіями противниковъ и поднимають много шуму изъ-за каждаго мелкаго пункта, вновь занимаемаго нами на пространствъ пограничной территоріи. Но вопросы, въ высшей стенени важные для Англіи, являются въ сущности весьма незначительными для насъ, и страстное отношеніе въ какому-нибудь Сераксу и Пенде, внодив естественное въ одномъ случав, не имвло бы смысла-въ другомъ. Намъ кажется, что русская журналистика могла бы съ полнымъ правомъ относиться кладновровно, безъ всякаго раздраженія, къ афганскимъ и индійскимъ заботамъ Англіи. Подражать высокому тону лондонскихъ газетъ, грозить имъ нашествіемъ въ Индію или толковать о вооруженномъ столеновеніи---мы не имфемъ никавого разумнаго повода; это значило бы только поддерживать въ англичанахъ совершенно превратныя представленія о намикъ действительныхъ целяхъ и интересахъ въ сферв вившней политики. Несомивино, что въ средней Азіи мы вынуждены иногда двигаться впередъ противъ воли, вслёдъ за вочевыми племевами, нарушающими определенность и безопасность пограничной черты нашихъ владеній; мало того, самой этой черты не существуеть до техь порь, пока мы не придвинулись до точной

естественной или политической границы—до какой-нибудь цени горь, нли до сосъдства съ государствомъ, имъющимъ исныя очертанія. Послъдовательное движеніе пограничныхъ отрядовъ можеть вызываться причинами чисто-случайными, безъ всякой связи съ какими-либо сознательными политическими планами; оно можеть оправдываться необходимостью, въ силу мъстныхъ условій, и давать ему болье широкую общую подкладку было бы не только ошибочно, но и вредно для интересовъ европейскаго мира. Россія не имбетъ основанія желать разлада или разрыва съ Англіею изъ-за средне-азіатскихъ дѣлъ; но она, очевидно, не можеть уклоняться оть неизбъжныхъ логическихъ последствій своего положенія, тоть разсчетовъ съ кочевыми народностями, не имъющими положительныхъ границъ, предълахъ территоріи, никому фактически не передвиженій въ подвластной. Объяснять истинный характерь и настоящіе мотивы нашихъ дъйствій, отвергать воинственныя фантазіи англійской печати и не вдаваться въ серьезныя разсужденія о походів въ Индію,—таковъ долженъ быть образъ действій русскихъ въ данномъ случат; всякія увлеченія въ противоположную сторону оказываются по меньшей мере неуместными. Въ настоящее время русско-британскій споръ обострился. благодаря долгимъ лочкамъ и задержкамъ въ дъятельности коминссіи, назначенной для опредъленія свверных границь Афганистана. Англійскій коммиссаръ, генералъ Лемсденъ, хотвлъ соединить политическія цыл съ межевыми и явился съ значительнымъ отрядомъ войскъ, что признано было неудобнымъ для русскаго уполномоченнаго, участвовавшаго въ дълъ безъ этой внушительной военной обстановки; съ тъхъ поръ согласіе объихъ державъ разстроилось, и англійскій коминссаръ остался одинь съ своимъ отрядомъ, въ ожиданія дальнейшихъ распоряженій русскаго правительства. Задача коммиссіи осталась не исполненною, и представитель Россіи не быль посланъ на итсто, въ виду выяснившегося политического назначения отряда сера Лекдена въ Афганистанъ. Сэръ Лемсденъ долженъ былъ подготовить свиданіе афгансваго эмира съ индійскимъ вице-королемъ, лордомъ Дюффериномъ, для скръпленія вассальныхъ отношеній эмира къ Ость-Индіи; твиъ временемъ русскіе форпосты передвинулись въ югу, следуя за туркменами, признавшими надъ собою формально власть Россіи, и въ числъ занятыхъ ими пунктовъ оказались такіе. воторые по предположению англичанъ входять уже въ составъ зфганской территоріи. Вопрось туть скорбе географическій и этнографическій, чти общеполитическій; последнее значеніе его зависить уже отъ побочныхъ обстоятельствъ, придающихъ особенную важность малейшей перемене въ распределения пограничныхъ форно-

стовь вь этихъ краяхъ. Что англичане тотчасъ усмотрели въ этомъ фактв существованіе тонко задуманнаго политическаго предпріятія и приписали намъ желаніе воспользоваться для своихъ цёлей несчастнымъ ходомъ дёль въ Суданв, въ томъ нёть ничего удивительнаго; взаимное недовърје и заподозриванје составляеть издавна карактеристическую черту международной дипломатіи. Но русской печати не следовало ставить вопросъ на эту же почву и давать какъ бы восвенное подтверждение заграничнымъ глиотезамъ; тогда полемика приняла бы болве спокойный и правдивый оттвнокъ, не было бы ръчи о мнимомъ стремленіи нашемъ къ войнъ, и появилось бы гораздо меньше воинственныхъ статей и слуковъ въ европейской журналистикъ. Газеты лишились бы интереснаго матеріала, наполнявшаго ихъ столоцы въ теченіе песколькихъ педёль, но общественное мнвніе не вводилось бы напрасно въ заблужденіе относительно шансовъ мира и войны, относительно настроенія русскаго общества и действительных желаній правительства.

Нужно сказать, что въ Англін даже самые солядные журналы, какъ, напримъръ, "Fortnightly Review", высказались въ весьма вомиственномъ дукъ по поводу извъстій о движенім руссиихъ къ Герату; между прочимъ, названный журналь высчитываетъ количество войскъ, которое можеть быть мыставлено объими сторонами, и находить положение Англіи вполнъ обезпеченнымь оть всякихъ случайностей. По мивнію "Fortnightly Review", Англія лучие подготовлена въ борьбъ, чъмъ Россія, тоо она располагаеть на мъсть обприными воежными силами Ость-Индіи, тогда какъ русскимъ потребовалось бы много времени и усилій для сосредоточенія надлежащихъ войскъ по направленію къ Герату. Такая же самоувъренность высказывается въ большей части англійськую газеть; она выражается въ публичных в рачакъ политичеснихъ даятелей, безъ различія партій, и только немпогіє компетентные голоса разрушають это видимое самообольщение фактическими указаніями, которыя, вирочемъ, и безъ того извъстны всякому. Этотъ предваятый оптимизмъ должень вазаться довольно страннымъ после тяжелыхъ разочарованій, испытанныхъ англичанами въ Египтв и въ другихъ ивстахъ. Какимъ образомъ военныя средства Англів, оказавшіяся недостаточными для достиженія полной поб'ёды въ небольшихъ сравнительно войнахъ, могуть вдругь вызывать такое чувство уверенности насчеть исхода борьбы съ первоклассною военною державою, располагающею милліономъ солдать? Очевидно, эта воинственность и самоувъренность-дъло политики, а не убъщдения. Англійская печать, будучи безусловно свободною и ничемъ не свяванною, сама налагаеть на себя известиня политическія условія, следуеть извест.

нымъ пріемамъ дипломатін и старается действовать въ интересатъ государства, хотя бы въ ущербъ правдивости. Въроятно, ни одниъ изъ публицистовъ, разсуждающихъ о шансахъ побъды въ случаъ столвновенія съ Россіею, не желаеть войны и не върить въ побъду; всь они въ душь считають разрывъ съ какою-либо великою державою почти невозможнымъ и всф оми ищутъ способовъ мирнаго улаженія замішательствь, грозящихь Англін. Имъ важется только, что въ подобныхъ случаяхъ хорошо действуетъ на противниковъ твердое чувство увъренности въ себъ и въ своихъ сидахъ; они и выражають эти чувства, какь бы по общему молчаливому соглашенів, для поддержанія бодрости въ странь и для внущенія надлежащаго довърія въ могуществу и авторичету Англін. Они руководствуются при этомъ тъмъ соображениемъ, что единодушиля готовность нація энергически отстаивать свои требованія доджна побудить противиявовь къ уступанности. Этотъ пріемъ можеть не им'ять желасмаго результата, особение при частомъ повторении; но онъ свидетельствуеть объ укоренившемся сознаніи политических вадачь и обязанностей печати въ области визнимкъ отношеній государства. Печать, играющая такую роль въ делахъ международныхъ, прежде всего руководящая сила въ д'Алахъ внутренникъ; она служить върнымь отражениемь мивній, чувствь и митересовъ всего общества, проявляемыхъ свободно самыми различными способами и въ разнообразныхъ формахъ. Какъ органъ народныхъ мивній, печать совнаеть въ себъ нолитическую силу, которую можно училизировать и въ вопросакъ вижшией политики; а гди печать лимена политическаго значенія внутри страны, тамъ она д'виствуеть крайне ненормально и въ дълахъ вифинихъ.

Если прислушаться из тольки нашких газеть объ афганской споры, то нельзя не придли из заключенію, ито закліче извыстных пунктовь вдоль рыкь Бургаба и Гернруда далжно волновать все наше общественное миние, что ми гетовы даже вступить въ войну съ Апглією по этому поводу, и что для насъ средне-азіатскія заботы стоять на первомъ планів въ ряду машких политическихъ "призваній". Въ дійствительности, наша ежедневная печать, за немногими исключеніями, только рабски коппруеть образь дійствій заграничныхъ и особенно актлійскихъ органовъ, новторяя ихъ пріемы и въ такихъ случанихъ, когда они вовсе не соотвітствують потребностань государства. Оттого наспроеніе нашей печати по вийшнимъ вопросамъ не только не выражаєть миний общественныхъ и народнихъ, но обыкновенно противорічнть также нашей оффиціальной нолитикъ проникнутой вообще миролюбіємъ и сдержанностью. Печать какъ би вымещаєть на вийшнихъ дізакь свое безскийе и ничтожество въ

политикт внутренней; она громко разговариваеть съ великими европейскими державами отъ имени русскаго народа, и ея митнін приводятся въ заграничныхъ газетахъ и цитируются даже въ нарламентахъ. Это ведеть въ нъвоторому самообольщению, и повышенный тонъ относительно международной дипломатін становится почти обязательнымъ, порождая за границею ошибочное представление о нашей наклонности къ воинственнымъ предпріятіямъ, хотя и безцёльнымъ. Какъ, напримъръ, объяснить, съ точки зрёнія здраваго симска, газетные толки о необходимости занятія Герата русскими войсками? Такъ какъ Гератъ самъ по себъ не имъетъ для насъ никакой цънности, а только уведичиль бы наши расходы въ Средней Азін въ громадныхъ разиврахъ, то остается лищь предположить, что при этомъ им вется въ виду постепенное осуществление болъе далекой и врупной цели-изгнанія англичань изъ Ость-Индіи. Но возможно ли эту цъль признать разумною и согласною съ интересами Россіи? Не говоримъ уже о тъхъ массахъ человъческихъ жертнъ, которыхъ стоила бы попытка привести этотъ цланъ въ исполненіе; — самый планъ этоть могь бы возникнуть только въ видё экстреннаго оружія противъ Англіи, въ случав какого-либо столкновенія съ нею въ Европв, напримъръ, изъ-за Балканскаго полуострова, изъ-за Дарданеллъ и Босфора. Существенная перемена въ англійской недитике на Востоке въ желательномъ для насъ направленіи дёлаеть уже излишнимъ хлопотливое усердіе въ дълахъ Средней Авін, ибо эти дъла имфютъ дая насъ значеніе только косвенное, въ смыслѣ спеціальнаго средства оказывать давленіе на Англію въ Европъ. Что же выходить у насъ? Нынашнее англійское министерство отчасти разорвало традиціонныя политическія связи съ Турцією; оно держится белже примирительной и либеральной нолитики относительно балканскихъ славянь, не скрываеть своего сочувствія нь задачамь русской дипломатім въ этомъ отноміснім и обнаруживаеть вообще готовность дёйствовать сообща съ Россіею въ делахъ востока. Казалось бы, что въ виду такихъ тенденцій кабинета Гладстона не предстояло уже надобности грозить ему захватомъ Герата и покодемъ на Индію, такъ кавъ эти врайнія средства борьбы или полемическіе пріемы необходимо было бы приберечь для действительных враговы, въ роде лорда Бивонсфидьда. Между твиъ, на деле мы во всемъ уступали Биконсфильду, когда нужно было серьезно стоять на своемъ, а теперь, когда имъемъ предъ собою сочувствующее намъ правительство въ Англін, мы вдругь являемся энергическими ел протившивами, смівло показываемъ ей перспективу войны и стараемся содействовать паденію Гладстона, забывая о враждебности его віроятных в пресмниковъ. Очевидно, въ дъйствіяхъ и инфніяхъ нашей ноимствующей печати

не видно никакой системы, никакихъ сознательныхъ цълей и принциповъ. Поведеніе этой печати представляется крайне безтактнымъ и несвоевременнымъ еще по другой причинъ: Антлія изолирована теперь въ Европъ, и пріобръсть ся близную дружбу или даже положительный союзь было бы легче, чёмь когда бы то ни было, а пренебрегать такою возможностью не следовало бы, съ точки зренія общепринятыхъ правилъ нрактической дипломатім. У насъ оказались бы гораздо болье важные интересы, чвиъ туркиенскіе, и содыйствіе Англін могло бы принести болье полезные плоды, чвиъ ся вражда. Наши патріоты и въ этомъ случав подражають не встати князо Висмарку и его органамъ; разница только та, что имперскій канцлерь Германіи знасть чего хочеть и всегда достигасть своихъ цілей сь полнымъ усибхомъ, а у насъ патріотическій мыль тратится по пустивамъ, и "національный подъемъ" нускается въ обороть безъ мальншей въ томъ надобности, съ явнымъ убыткомъ для политическаго баланса страны. Полемика князя Висмарка съ Англіею дала блестящій практическій результать и привела даже къ мысли о тесномъ взаимномъ сближенін; а наши нападки на англичанъ никакого благопріятнаго эффекта не произвели и внесли лишь непухное раздражение въ вопросъ довольно щекотливый, требовавший весьма осторожнаго обращенія. Ничего не выигравь сами, мы и Англіи не нанесли вреда; а постоянные разговоры о возможной войнъ пріучають народы въ мысли безчеловъчной и ничьиъ не оправдываемой. Чъмъ чаще и упорийе выдвигается крованый привракъ вооруженнаго столкновенія, тімь сворее можеть онь превратиться въ дійствительность; а желать подобной развавии не можеть и не должень ни одинь здравомыслящій человінь въ Европі. Чтобы сохранить за собою свободу дъйствій въ Оредней Азіи, не было вообще разумнаго повода выставлять соображенія и нам'вренія, способныя поселить прочный разладъ между обоими государствами; и намъ кажется несомивничмъ, что посылка въ Лондовъ инженера Лессара, въ качествъ русскаго уполномоченнаго по вфганскому вопросу, имъла бы болъе благопріятими посл'вдствія, еслибы наши патріоты-публицисты обладали надлежащимъ политическимъ чутьемъ и перестали бы громить Англію сочиненными ad hoc проевтами, похожими на разоблаченія. Связивая осторожныя и миролюбивыя объясненія нашего министерства иностранныхъ дълъ съ угрозами и намеками печати, заграничные дъгтели прониваются недовфріемъ къ нашей оффиціальной политикь, и это весьма распространенное недовёріе есть одинь изь главиваних постоянныхъ источнивовъ хроническаго упадка нашего государственнаго кредита, политическаго и финансоваго. Когда министерство даеть объщания или объяснения, а печать отрицаеть обязательность

ихъ, оставалсь даже подчиненного ценвуръ, — то иностранецъ не можетъ здъсъ предполагатъ господство простого случая и считаетъ себя въ правъ завлючитъ о серъезномъ разладъ между общественнымъ мижніемъ и правительствомъ, или же заподоэрить искренность послъдняго, при невъроминости разлада. Вообще нътъ ничего нечальные такого положенія печати, когда единственная область, гдъ она чувствуетъ себя свободною, насается самихъ даленихъ для нея вопросевъ, и когда бегравборчивость средствъ въ пріобрътеніи популярности съ наибольшею легкостью входитъ въ обычай въ сферъвелинихъ интересовъ мира и войны.

Последовательных неудачи министерства Гладотона въ иностранныхъ предприятияхъ выдвинули въ Англіи вопросъ о вовножномъ сближенін метрополін съ многочисленными и богатыми ел колоніями. Журналы и газоты переполнены статьями объ "имперской федередін"--- введенін изв'ястваго единства въ интересы соперничествующихъ между собою странъ, подвластникъ номинально англійскому правительству, но им'вющимъ свое самостоятельное устройство, свое умравленіе, слоихъ містимкъ министровъ и свои парламенты. Для распространенія и поддержанія этой иден единства образовалась прежде всего, но англійскому обывновенію, спеціальная лига, по почину ифкоторыхъ политическихъ деятелей, --- бывшаго министра Форстера, лорда Грея и другихъ. Лига имфеть уже свои отделенія въ разныхъ городахъ Англіи, собираеть митинги, все болве увеличиваеть своихъ приверженцевъ въ воломіяхъ и весьма усибшно нользуется общимъ "національнымъ подъемомъ", вызваннымъ трагическою гибелью генерала Гордона въ Хартумъ. Наиболъе желательная форма единенія---овазаніе военной помощи метрополіи въ случав вижинихъ замениятельствъ-предложена была добровольно правительствами Канады, поваго южнаго Уэлльса, Викторін и южной Австралін; войска одной изъ этихъ колоній уже участвують въ бояхъ нодъ Суавимомъ, въ радахъ британскаго экспедиціоннаго корпуса. Эта ръшимость колоній доставлять солдать для метрополін въ интересахъ "защиты имперін" въ разныхъ частяхъ сейта была съ восторгомъ принята общественнымъ мизиюмъ Англін. Королева Вивторія, всв министры и главнокомандующій, герцогь Кембриджь, лоочередно выразния колоніямь свою признательность; а вопрось объ "имперской федераціи" вступиль въ новый фазись, значительно приближающій его въ желанному разрещению. Маркизъ Лориъ, зять королеви Викторін, бывній генераль-губернаторь Канады, пом'єстиль вь журнал'в "Nineteenth Century" счатью, въ которой предлагаеть образовать

общій "колоніальный совіть" или "совіщительное собраніе" из уполномоченныхъ отъ колоній для обсужденія всёхъ мёръ, нивощихъ связь съ интересами колоніальныхъ владеній Англіп. Этогь "совъть" составляль бы нъчто въ родъ особато колоніальнаго парламента, который служиль бы объединяющимь представительнымь учрежденіемъ для всёхъ разрозненныхъ ныив самостентельныхъ колоній. Проекть маркиза Лорна развивается съ некоторыми измененіями графомъ Греемъ и Форстеромъ; онъ находить вообще много сторонниковъ, и върожтно въ скоромъ времени сдъжна будеть попытка къ практическому осуществлению его из той или другой формъ. Есть, конечно, и скептики, находящіе идею единства весьма неудобною и даже оцасною при крайней разбросанности колоній и при громадныхъ разстояніяхъ, отделяющихъ ихъ отъ метрополіц дело въ томъ, что теперь каждая сямостоятельная волонія митеть свой особый флагь и пользуется правами нейтралитета, когда Англія ведеть съ къмъ либо войну. Съ провозглашениемъ же принцина фодераціи всякое военное столкновеніе Англіи съ другими державами тотчась поставить всё колоніи вы положеніе воюющихь и отдасть ихъ на произволь шепріятельскихъ эскадрь; районь воещнихъ дійствій значительно расширился бы вы ущербы метрополіи, на которой лежала бы обязанность заботиться объ охрант колоній; колоніальные ворабли дёлались бы добычею крейсеровъ и лишены были бы возможности оказывать серьенния услуги англичанамъ, въ видъ нейтральныхъ судовь, словомъ, оборотная сторова медали давала бы себя сильно чувствовать и едва ли уравновъпивались бы вытодами оть содъйствія нёскольких лумних полковъ. Но эти замізчанія относятся только въ случаниъ весьма редвинъ и быть можеть даже вовсе не угрожающимъ Ангиін; трудно себ' представить такое положеніе дёль, при которомь англійское правичельство різнійлось бы вступить въ открытую войну съ однимъ изъ могущественных морскихъ государствъ-съ Франціею, Германісю или Россієм; притокъ разивры англійскихъ морскихъ силь заставляли бы враговъ сосредоточивать свои флоты для обороны собственных береговъ, а не разсылать суда по далекимъ морямъ, подвергал ихъ опасности встрим съ британскими броненосцами. Какъ бы то ни было, мысль о федераціи пускаеть кории, благодаря печальному жеду движ вь Египт и въ другихъ кранхъ; національная гордость просимается въ амгиячанахъ, давно уже оторванныхъ отъ метропеми и привыкличтъ въ самостоятельному существованію въ колонілкъ. Если общій новиний союзь всёхь британскихь владеній действительно состоичел, то это будеть большой усивхъ для Англіи; — от усилить поличическое т военное значеніе англійской маціи, предупредить отпареніе коломії

и обравуеть колоссальную сёть объединенной "имперіи", раскинувшуюся по разнымъ странамъ и морямъ земного шара.

Министерство Гладстона едва ли доживеть до выполненія этого проекта федераціи; оно же только теркить нораженія военныя и нолитическін, но зам'ятно лишается точки опоры въ сред'я своей собственной партіи, по отношенію въ вивніней политивв. Главнымъ виновникомъ всвяъ этихъ неудаль должень считаться лордъ Гренвилль, человъвъ слабохарантерный и впечатлительный, неровный въ дъйствіяхъ и річахъ, то слишкомъ різкій, то черезъ-чурь деликатный, то управый, то податливый, настоящій типь стараго либеральнаго аристократа, умъющаго иримъшивать юморъ къ подагръ и къ силину. Онъ недавно еще подтвердиль нублично свою неспособность управлять делами сь должнымъ спокойствіемъ и последовательностью; онъ безъ всявой надобности свачала задёлъ внязя Висмарка, а потомъ взяль назадъ свои слова и выразиль о нихъ сожальніе, съ разными извинительными и отчасти унизительными оговорками. Онъ вавель безпёльную раздражающую полемнву съ германскимъ канцлеромъ по вопросу о коложиять, создавая на каждомь шагу ненужныя затрудненія и пререканія; а когда не удалось остановить колоніальную предпріимчивость Германіи, онъ сталь заявлять свое неудовольствіє весьма страннымъ образомъ: онъ обнародовалъ содержаніе интинных в разговоровъ князя Бисмарка съ британскимъ посланникомъ въ Веранив, сэромъ Малетемъ, ссылался въ парламентв на вакіе-то воварные совъты нанциера по дъламь Египта и напечаталь въ "Синей книгв" такіе документы, которые адресованы были къ императору Вильгельму и имъ еще не были получены. По догадкъ лорда Гренвилля, высказанной имъ въ палать лордовъ, внязь Бисмаркъ потому раздраженъ противъ Англіи, что она не послушалась его совъта "ваять Египеть". Канцлеръ, въ отвъть на это разоблачение; произнесь въ нёмецкомъ парламенть весьма рёзкую обвинительную речь противь Гренвилля; онь уличиль его въ извращении фактовъ и пустылся въ весьма любопытимя нодробиссти с своихъ динломатическихъ споменіяхъ съ Англіею. По стовамъ Висмарка, онъ не даваль ниванихъ совътовъ и всегда уклонялся отъ витиательства въ чужія дела; напротивь, его настойчиво и неоднократно просили дать советь канъ поступить въ Египтъ, и омъ согласилси наконецъ висказать свое личное мивніе, что Англін следовало би действовать въ этой странъ подъ знаменемъ номинальнаго турецкаго протектората, чтобы не ослаблять своего авторитета въ мусульманскомъ мірв. Бисмаркъ не подобръвать, что его интимный, частный разговорь съ сэромъ Малетомъ попадеть въ сборнивъ оффиціальныхъ дипломатическихъ документорь, въ видъ донесенія амглійского посланника лорду Грен-

виллю. Понятно, что печатаніе подобныхъ сообщеній, безъ согласія заинтересованнаго лица, составляетъ нарушение правилъ не только международной дипломатіи, но и обыкновенной вѣжливости. Очень возможно, что обнародование словъ Бисмарка объ Египтв инвицѣлью возбудить неудовольствіе во Франціи, съ которою Германія находится теперь въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. Въ своемъ отвътъ лорду Гренвиллю, князь Бисмаркъ иронически отозвался о невозможности довфрчивыхъ сношеній съ правительствомъ, не отличающимъ частныхъ разговоровъ отъ оффиціальныхъ; англійскій министръ, по его словамъ, плохо помнить происходившее и говорить не то, что было; онъ также имъетъ неудобную привычку вести всъ переговоры письменно, причемъ роль посланника сводится къ простой передачв писемъ и депешъ, что могло бы быть выполнено гораздо проще при помощи почты; на всё нисьменныя ноты нужно отвечать, и такихъ писемъ, обывновенно весьма пространныхъ, было получено до 130 въ теченіе двухъ-трехъ мъслцевь. Такимъ образомъ германскій канцлеръ отділаль лорда Гренвилля безъ всякихъ цереноній въ своемъ обычномъ откровенно-насмъщивомъ тонъ. Можно было подумать, что оскорбленный англійскій министръ воздасть ему тоюже монетою или промодчить съ достоинствомъ; но къ общему удивленію онъ поступиль совершенно мначе; онъ извинился передъ Висмаркомъ въ самыхъ предупредительныхъ выраженіяхъ и высказалъ желаніе поддерживать внолнѣ дружескім связи съ германскою нацією, родственною англичанамъ по культурт и происхожденію. Въ томъ же смыслъ сердечной дружбы къ нъицамъ говорилъ Гладстонъ въ палатъ общинъ, и газеты стали говорить о какомъ-то кругомъ поворотъ въ отношеніяхъ между объими державами, по поводу пребыванія въ Лондон'в старшаго сына канциера, графа Герберта Бисмарка, посланваго отцомъ для устраненія возникшихъ недоразуменій. Такого рода непостижимые скачки въ чувствахъ и намфреніяхъ англійскаго правительства не свидётельствують, вонечно, о дипломатическомъ искусствъ графа Гренвилля; а личное положение послъдняго окончательно пошатнулось въ министерствъ, послъ страниаго столкновенія съ вняземъ Бисмаркомъ.

Ръчи Бисмарка въ послъднее время давали очень иного любопытнаго матеріала нъмецкой и вообще европейской публикъ. Нивогда еще нажется онъ не быль такъ плодовить и интересенъ, какъ именно въ настоящую наравментскую сессію. Бывали засъданія, въ которыхъ онъ говориль три, четыре и даже нять равъ. Особенною живостью отличались его постоянные ораторскіе турниры съ однить изъ наиболье дългельныхъ вождей описанціи, Евгеніемъ Рихтеромъ-Часто онъ подьзовался какимъ нибудь случайнымъ замѣчаніемъ того или другого депутата, чтобы произнести целую речь, полную любопытивинихъ подробностей о прошлыхъ и современныхъ событіяхъ. Указаніе Рихтера на династическое родство съ Англіею дало канцлеру поводъ объяснить самымъ категорическимъ образомъ, что никогда въ Германіи династія не поставить своего вліянія на какую либо другую почву, какъ только на почву общихъ національныхъ интересовъ. Иногда имперскій канцлеръ говориль о предметахъ, не имъншихъ прямого отношенія къ обсуждаемымъ вопросамъ, —о борьбъ партій до франко-прусской войны, о польскихъ политическихъ идеалахъ, причемъ ссылался на свое формальное право говорить въ парламентъ когда угодно и о чемъ угодно, по усмотрънію. Добродушіе, съ вакимь онъ спорить съ своими многоръчивыми противниками, дълаеть величайшую честь его личному характеру и его крайней политической добросовъстности: люди, гораздо менъе его могущественные и менте выдающеся по талантамъ, не вынесли бы и сотой доли техъ публичныхъ резкостей, которыя приходится ему выслушивать и опровергать по настоящее время, несмотря на всю пріобретенную имъ славу и на всё исключительныя заслуги, оказанныя имъ немецкому народу въ теченіе двадцатилетней государственной деятельности. Князь Бисмаркъ всегда проводить точную границу между дълами личными и общественными: какъ канцлеръ и политическій діятель, онь считаеть себя подлежащимь публичному контролю и публичной критикв. Нервдко кажется даже, что онъ удвляеть слишкомъ много времени на оправданіе отъ взводимыхъ на него обвиненій и на опроверженіе взглядовъ оппозиціи; его собственныя мивнія значительно выиграли бы въ ясности, еслибъ они проводились болве спокойно, не въ видъ случайной полемики съ отдъльными ораторами парламента.

Вступленіе во власть новаго президента соединенных в штатовъ Гровера Кливлэнда состоялось 4 марта въ Вашингтонъ, съ необычайною торжественностью. Все населеніе штатовъ сознавало въ этотъ день великое значеніе совершившейся перемѣны — перехода правительства въ руки безукоризненнаго общественнаго дѣятеля, рѣшившагося преобразовать политическую систему въ духѣ народныхъ интересовъ. Изъ человѣка партіи, предводителя демократовъ, Кливлендъ дѣлается правителемъ и реформаторомъ. Послѣ присяги на вѣрность конституціи, онъ произнесъ длинную рѣчь, въ которой объясниль главные пункты своей программы; многія мѣста этой рѣчи дышуть глубокимъ чувствомъ и чисто-республиканскою простотою.

Поседившись съ своею сестрою въ знаменитомъ Бѣломъ домѣ, новий президенть продолжаеть свой прежній скромный образь жизни. Его предмѣстникъ, Артюръ, послѣдній разъ являдся на оффиціальныхъ торжествахъ въ самый день передачи должности Кливизнду, которому онъ долженъ былъ сопутствовать во всѣхъ церемоніяхъ этого дня. Артюръ выѣхалъ изъ дворца уже въ качествѣ простого адвоката, члена адвокатской фирмы Рансомъ и Невальсъ. Въ то же самое время конгрессъ принялъ рѣшеніе въ пользу одного изъ болѣе раннихъ президентовъ, генерала Гранта, потерявшаго частъ своего состоянія въ невыгодныхъ аферахъ. Генералу назначенъ полный пенсіонъ, который позволить ему доживать мирно свой вѣкъ и работать надъ предпринятою имъ исторією междоусобной войны, доставившей ему славу героя.

## ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

1-е апрыя 1885.

- А. М. Уманецъ. Колонизація свободныхъ земель Россін. Спб. 1884.

Книжка г. Уманца имъетъ практическую цъль: способствовать правильному ходу русской колонизаціи. Нужно сознаться, что по общему положенію страны вопрось этоть крайне важный и вполнъ современный, и такимъ онъ сдёлался не только въ последніе годы: вся исторія нашего народа въ значительной степени есть исторія колонизаціи незанятыхъ пространствъ, окружающихъ коренныя русскія земли. Съ теченіемъ времени потребность въ переселеніи не сокращается, а можеть быть, даже растеть: припомнимъ, что половина русскаго крестьянства (крепостиая) въ последнее время передъ реформой перестала вовсе размножаться, и что поэтому уплотнъніе населенія въ настоящее время совершается гораздо быстрве, чвиъ прежде. По разсчету г. Никольскаго, напримеръ, только въ центральныхъ великорусскихъ черноземныхъ губерніяхъ находится до милліона рабочихъ рукъ, налишнихъ для земледёлія, а такъ какъ обрабатывающая промышленность развита здёсь весьма мало, то и оказывается, что всей этой массь лиць делать на месть нечего. Отчасти она находить себъ занятіе въ южныхъ и восточныхъ степяхъ, но только на время уборки хлёбовъ, когда потребность въ рабочихъ возрастаетъ всюду; въ остальное же время имъ совершенно не къ чему приложить рукъ. Оставаясь дома, эта часть населенія служить бременемъ для остальной, излишнимъ конкуррентомъ на полъ труда; она гонить арендную плату ненормально быстро вверхъ и столь же сильно гнететь заработную плату внизъ. Естественно пожелать, чтобы эта масса лишнихъ рукъ была поселена тамъ, гдъ она найдеть себъ производительное занятіе; и она сама рвется туда, но на этомъ пути самостоятельнаго переселенія встрічаеть массу препятствій, зависящихъ, между прочимъ, отъ безучастнаго отношенія къ делу другихъ общественныхъ элементовъ. И признаться, им не видимъ конца такому равнодушію общества къ судьбъ переселеній, а зная, какимъ образомъ посліднія отражаются на арендной и заработной плать-намъ становится совершенно понятнымъ это равнодушіе. Въ виду сказаннаго, мы думаемъ, что-кавъ этотъ вопросъ поставленъ внв народной сферы-практическое его разръшение еще далеко впереди, а потому и г. Уманецъ могъ бы не спъщить съ изданіемъ своего труда, а имфющимся у него временемъ воспользоваться для лучшаго обоснованія своихъ выводовъ. При настоящей же ихъ мотивировив въ читателв возбуждается целий рядъ недоуменій, твиъ болбе основательныхъ, что, издавая свою книжку, авторъ хотвль не просто подблиться съ читателемъ мыслями, частью вврными, во многомъ ощибочными, а имълъ цъль болъе честолюбивую: научить интеллигенцію, какъ вести дёло переселеній. По мивнію автора, всякій разъ, какъ въ ходъ народныхъ переселеній вившивались высшіе классы, "для нихъ делалось несравненно меньше того, на что дозволяли разсчитывать затраченныя средства", и попыти "содъйствовать переселенію до сихъ поръ были менве удачны, чътъ ть случан, когда люди сами переселялись". Поддерживая это положеніе вопреви доказательствамъ, представляемымъ исторіей колонезаціи соединенныхъ штатовъ Америки, г. Уманецъ дальше заявляеть, что "незавидная роль интеллигенціи въ переселенческомъ ділів и сравнительно высшая двятельность рабочаго класса" объясняется тыть, что "большинству интеллигенціи недостаеть научнаго пониманія переселенческаго вопроса. Вся біда въ томъ, что предпринимая колонизацію страны, мы часто хотимъ повельвать природой, не слушая, а иногда даже не имъя понятія о ея законатъ". Съ цълью пополнить этотъ пробыть въ нашихъ знаніяхъ и издалъ г. Уманецъ свою книжку; последняя, но заявленію автора, представляеть "понытку систематического изложенія законовъ эмиграціи въ примъненіи ихъ къ условіямъ русской жизни". Что это за законы-увидимъ ниже; каково будеть примъненіе ихъ къ русской жизни, можно заключить изъ того, что, приступая къ выполнению своей задачи, авторъ считалъ излишнимъ предпослать ему хотя бы самое краткое изложение техъ условий, которыя делають этоть вопрось современнымъ въ Россіи. Подобный пропускъ быль бы понятенъ въ трудъ автора, соглашающагося съ той постановкой вопроса о переселенія, какая дана и русской экономической жизнью, и литературной разработкой предмета, и взглядами на него правительства, т.-е. еслибы своевременность переселеній онь основываль на излишней густоть населенія и малоземеліи крестьянь центральной Россіи, ствсняющихъ местную

сельско-хозяйственную деятельность. Но чемь дальше мы подвигаемся въ дълъ ознакомленія съ книжкой г. Уманца, тъмъ больше убъждаемся, что онъ чуждъ такимъ возгрвніямъ, что въ основв его взглядовъ на колонизацію лежать политическія и фискальныя, а не хозяйственно-экономическія соображенія. А если такъ, то позволительно задать вопросъ: почему авторъ взялся за практическую задачу, не обосновавъ ее предварительно принципіально; отчего онъ не пытается опровергнуть господствующие на предметь взгляды, взявь за исходную точку хотя бы извёстный большой трудъ покойнаго кн. Васильчикова? И какого раціональнаго плана колонизаціи можно ждать отъ автора, игнорирующаго тв потребности русской жизни, которыя всёми нами считаются наиболее существенными? Повидимому, г. Уманецъ не допускаетъ и мысли о томъ, чтобы цъли колониваціи могли вліять на выборь тіхь или другихь средствь, и потому свои взгляды на задачи ея онъ излагаеть лишь при случав или мимоходомъ. И дъйствительно, если не считать за что-либо руководящую мысль, высказанную имъ на стр. 9 своей брошюры, именно, что колонизація вытекаеть изъ существованія свободныхъ государственныхъ земель, то въ первый разъ авторъ заявляеть о своихъ возэрежияхъ на цели русской колонизаціи после того, какъ онъ уже раврешиль весьма важный вопрось о правительственномъ пособін переселенцамъ; но и туть онъ упомянуль объ этой цёли лишь по случаю, заговоривъ о необходимости соблюдать извёстную очередь въ заселения свободныхъ земель. Прямъе того же вопроса авторъ касается въ последней главе своей брошюры, и вотъ каковы его возэржиія на предметь.

Наша волонизація тімь отличается оть европейской, что тогда, вавъ последняя преследуеть выгоды народовъ, участвующихъ въ переселенім и потому находится въ зависимости отъ ихъ доброй воли и разсчета, — первая есть результать необходимости; мы должны колонизировать сопредёльныя пустыни не ради выгодъ, а потому. что безъ этой волонизаціи мы не отвічаемь за спокойствіе областей, давно заселенныхъ и столътія назадъ вошедшихъ въ государственные предван... Колонизація для насъ-народная повинность, фатально вытекающая изь нашего географическаго положенія и государственнаго достоинства, изъ того, что стремление на востокъ составляеть нашу историческую миссію; изъ того, навонецъ, что "судьбой намъ суждено освнить пустыню идеей государственности и виести въ нее кодексъ христіанской правственности".--Пусть будетъ такъ, если это угодно автору! Но въдь кромъ политическихъ, колонизація можеть иметь и другія цели. Не только вижшиія, а и внутреннія причины могуть требовать переселенія. Если серьезно

удовольствоваться мыслью автора, то намъ естественно ждать отъ него указаній, какія средства следуеть нринять, чтобы возбудить переселенческое движение и сделать азіатскія пустыни привлекательными для колониста. Однако, мы у него этого не находимъ, ибо какъ ни далеко ушелъ авторъ отъ дъйствительной жизни, онъ всетаки не можеть не видъть того сильнаго стремленія къ переселенію, какое обнаруживаеть нашъ народъ. Даже больше — не будь этого стремленія, авторъ не написаль бы и своей книги. Затімъ, я думаю, онъ не станеть отрицать и того, что, стремясь на востокъ, русскій мужикъ руководствуется чёмъ-нибудь болёе ему близкимъ, нежели задачи исторіи и достоинство его государства. А если такъ, то отсюда прямо вытекаеть обязанность изследовать внутреннія причины переселеній или согласиться съ темь освещеніемь вопроса, какое сдълано другими изследователями. Такъ бы и поступилъ человъкъ, признающій, что нельзя ностроить целесообразнаго плана действій, не изучивъ предварительно почву и орудій, которыми придется оперировать. Но г. Уманецъ, повидимому, держится на этотъ счеть другого мивнія, и потому, вивсто систематическаго изложенія своихъ взглядовъ на внутреннія причины переселенія, онъ дасть намъ обломки, разбросанные тамъ и здёсь. Въ главъ IX, напр., онъ доказываеть нераціональность "филантропическаго", какъ онъ казываеть, взгляда на оброчныя государственныя земли, какъ на имърщія назначеніемъ обезпеченіе неимущихъ классовъ или будущихъ покольній, и противупоставляеть ему воммерческую точку эрвнія, по воторой эти земли должны быть проданы по возможности дороже. следовательно съ торговъ и небольшими участвами. Въ главе IX, занимаясь вопросомъ о помощи переселеніямъ со стороны земства, г. Уманецъ доходить почти до отрицанія существованія серьезныхъ внутреннихъ причинъ переселеній. Онъ удивляется заботамъ нікоторыхъ земствъ о выселеніи безземельныхъ крестьянъ; по его мивнію, земство отъ такого переселенія не выиграеть, а промграеть-"Населеніе,—говорить онъ,—еще нигдів не достигло у нась такой густоты, когда при нормальномъ положенім рынка остаются свободныя руви; промышленность нигдъ не достигла своего maximum'a. при которомъ часть рабочихъ остается "за штатомъ"; природнихъ силь у насъ вездё непочатый уголь; мёстная производительность вездв можеть быть удвоена и утроена; рабочій пролетаріать нигдв не занимаеть выдающагося положенія". Указывають на м'єстности съ 25-30°/о безъ-и малоземельныхъ крестьянъ, какъ на случан, вогда переселеніе было бы вполив уместно. Но что-же довазываеть это малоземелье?---вопрошаеть авторъ,---, Мало ли людей, недурно устранвающихъ свою судьбу помимо земледёлія и землевладінія?

При надлежащихъ общественныхъ условіяхъ, не только 6107 безземельныхъ миргородскаго уёзда (25%) всего населенія), но гораздо большее число можетъ съ выгодой дома, на мёстё, приложить свой трудъ. На богатой почвё миргородскаго уёзда не имёть чёмъ занять 6—10 тыс. лишнихъ рукъ, когда дюны Помераніи занимаютъ нхъ сотни тысячь!"

Интересно, что разрубая съ такою рёшительностью запутанные увлы общественно-экономическихъ затрудненій, г. Уманецъ даже не интается опровергнуть миёніе, что при дёйствительномъ положеніи рынка рабочіе остаются "за штатомъ", что при существующихъ общественныхъ условіяхъ безземельнымъ не къ чему приложить трудъ. Но виёсто того, чтобы признать этоть фактъ за такой, съ которымъ нужно считаться при проектированіи плана колонизаціи, г. Уманецъ даеть вемству совёть, виёсто покровительства переселеніямъ, "заняться улучшеніями и изыснаніями такого рёшенія общественныхъ вопросовь, которое ослабляло бы мёстное стремленіе къ переселеніямъ".

Изъ выше изложениято читатель можеть видеть, насколько "законы" г. Уманца будуть приложимы къ действительной Россіи, къ существующимъ условіямъ народной жизни, а не къ "нормальному", "надлежащимъ образомъ" перестроенному обществу. Иначе говеря, избирая ту или другую систему колонизаціи, какъ "законъ", нримвниный къ Россіи, авторъ совершенно освобождаеть себя отъ обязанности сообразоваться съ действительной жизнью, какъ съ ненормальной и потому недостойной такой чести. Этимъ онъ устранилъ всякія преграды свобод'в своего выбора той или другой мівры, практиковавиюйся гдб-либо на земномъ шарв, и можетъ смвло "узаконять" тв изъ шихъ, которыя на самомъ двяв соответствують лишь его задущевнымъ, не всегда даже самимъ имъ ясно формулируемымъ общественнымъ стремленіямъ. Но отвергнутая истина истить за себя, и потому даже при указанной свободъ выбора авторъ то и дъло впадаеть въ противоръчие съ самимъ собою. Обратимся тенерь къ самимъ законамъ г. Уманца.

Одинъ изъ важивйшихъ вопросовъ колонизаціи, это вопросъ о государственномъ содвиствіи. Г. Уманець различаєть здёсь прямое пособіе переселенцамъ (денежное или земельное) и косвенное, состоящее въ улучшеніи всей обстановки колонизаціи. Авторь—ярий противникъ прямого нособія, и возраженія свои основываєть на томъ, что возможность получить несколько десятковъ или сотенъ рублей побудить къ переселенію "чернорабочихъ фантазеровъ, кабацкихъ вавсегдатаєвъ и прогоревшихъ дельновъ", а "этотъ мутный потокъ можеть на более или менёе продолжительное время совершенно затереть солидный элементь эмиграціи"... Можеть — это верно, но

затираеть ли и при какихъ именно обстоятельствахъ. — это другой вопросъ, котораго авторъ не касается. Онъ указываетъ, напримъръ, переселенія въ Россію иностранцевъ по манифесту 1763 года, когда "подъ видомъ колонистовъ къ намъ прівхали офицеры безь места. ех-студенты, бъжавшіе оть правосудія преступники и разорившіеся купцы". Но вопросъ въ томъ, столько ли ихъ навхало, чтобы "совершенно затереть солидный элементь эмиграціи", и затімь, -- развів обязательно назначать пособіе въ такой форм'я и разм'яракъ, чтобы оно прельстило цёлую массу офицеровъ, вупцовъ и другихъ неспособныхъ въ труду лицъ рискнуть разстаться съ родиной и привичной обстановкой жизни и отправиться за тысячи версть на неизвъстное будущее? Съ другой стороны, авторъ оставиль безъ разсмотрънія вопрось о томъ, настолько ли наши крестьяне состоятельны, чтобы вынести переселеніе безъ посторонней помощи, понимая подъ переселеніемъ удаленіе изъ центральныхъ губерній такого числа хозневъ, которое бы замътно разръдило здъсь населеніе, или-придерживаясь взглядовъ на колонизацію г. Уманца--- какого было бы достаточно для заселенія нашихъ постоянно возрастающихъ азіатсвихъ владеній. И если русскій народъ найдеть у себя достаточно матерыяльных в средствы для переселенія вы указанных размівракы. то какимъ образомъ отразится на метрополіи этотъ отливъ народныкъ сбереженій и оставленіе сельскаго хозяйства исилючительно на рукахъ самой бъдной и инертной части населенія (однимъ изъ доводовъ противъ прямого нособія г. Уманецъ выставляеть опасеніе, что дълая переседеніе болье легкимь, оно привлечеть въ колонію лиць. лищенныхъ твердой воли, больныхъ, пьяницъ и т. п.: но его же мивнію переселяться должень "колонисть по призважію" — сильный, энергичный человъкъ, а болъзнь и посредственность пусть нъвикомъ остаются въ метроподіи и производять здёсь свои естественныя последствія: вырожденіе или, по крайной мере, пониженіе типа оставшихся).

Но если отрицательное отношеніе автора из денежному пособію переселенцамъ имфеть за себя нівноторыя логическія основанія, то напрасно станемъ мы искать таковыхъ въ его требованіи, чтоби и землю переселенцы получали не иначе, какъ за деньги (покупкой). Начемъ основанъ этоть "законъ" коломизаціи— мы різнительно не понимаемъ, и не видимъ солидной его мотивировки въ книжет г. Уманца. Отказать курскому крестьянину въ 15—20 десятинахъ земли гдів-нибудь въ Сибири, — земли, которую онъ не можеть продать и которую некому сдать въ аренду, — земли, на которой лежать налоги и оброки, отказать изъ опасенія, что на этоть кусокъ сядеть пьяница, шалопай и вообще человівъ, жаждущій легкой наживы, — значить.

не понимать ни причинъ, вызывающихъ переселенія, ни затрудненій, связанныхъ съ последними, ни, наконецъ, исторіи русскаго народа. Выдающейся чертой этой исторіи была именно колонизація. причемъ, никогда почти русскій крестьянинь не получаль землю нначе, какъ даромъ. Самый взглядъ его на земельную собственность радикально расходится съ понятіями народовъ, доставившихъ г. Уманцу матеріаль для вывода "законовъ" колонизаціи. Но въдь кромъ указанія на законы г. Уманецъ объщаяъ еще приспособить ихъ мъ русской жизни, а для этого нужно было считаться съ воззръніями, привычками и исторіей русскаго народа. Но и опыть чужихъ странъ вовсе не даетъ г. Уманцу права выставлять свое мивніе о вредъ безплатнаго (въ симслъ продажи) надъленія врестьянъ землею, вакъ законъ, подтверждаемый исторіей колонизаціи. Мы знаемъ, что государство цёликомъ выросиее на колонизаціи, — С. Американскіе штаты — послъ длинной исторіи понытокъ надъленія колонистовъ землею на техъ или другихъ основаніяхъ, издало наконецъ законъ (Homestead Law, въ 1862 г.), по которому каждый, принимающій американское нодданство, имбеть право безплатно получить въ собственность участовъ земли, не превышающій 160 авровъ (60 десятинъ). Значить, безплатное надъление землей даже нъмцевъ и англичанъ, которые никогда не представляли себъ землю иначе, какъ равноцънную извъстной сумив денеть и воторые поэтому дъйствительно могли прельститься возможностью получить ее даремъ---даже такое над'вленіе наиболье практической націей и честивищимъ государственнымъ двятелемъ (законъ изданъ въ президентство Линкольна) было признано крайне полезнымъ для истинныхъ интересовъ коломизуемой страны.

Впрочемъ, мы должны замътить, что отношение автора въ этому важивишему вопросу колониваціи отличается какой-то уклончивостью. Сказавъ, что даровая раздача земли хотя и меньшее зло, чвиъ денежное пособіе переселенцамъ, но все-таки зло, г. Умажецъ продолжаеть: "вирочемъ, главный порокъ системы даровыхъ участвовь завлючается въ примъненіи ея не въ рабочему влассу, а въ служилому и воммерческому сословію", и затёмъ на двухъ страницахъ доказываетъ нераціональность даровой раздачи вемли въ частную собственность врушными участвами. Спрашивается теперь, существують ди въ ученомъ оригиналъ автора подобимя же основанія для отрицанія дарового надаленія земли врестьянь и не вь отчуждаемую собственность, а въ безсрочное пользование; и если существують, то почему онъ ихъ танть про себя, считая нужнымъ полемизировать съ мивнісмъ, съ логической стороны обставленнымъ гораздо менве солидно. А если такикъ основаній у автора нізть, то почему не сознаться въ этомъ и не стать отврыто на сторону того способа колонизаціи, которымъ заселились всё необъятныя пространства Россіи. Итакъ, пока мы имбемъ право заключить, что, настанвая на продаже земли переселенцамъ, авторъ, однако, не уверенъ. что безилатное наделение вю мелкаго козянна поведеть въ такимъ же вреднымъ последствіямъ, какихъ естественно ожидать отъ даровой раздачи земли крупнымъ собственникамъ. Если же темъ не мене онъ настанваетъ на своей мысли—значитъ у него есть и другія основанія въ ея пользу, которыя мы и постараемся разыскать.

И действительно, тамъ и здесь нь вышжее г. Уманца встречаются соображенія въ пользу необходимости распродажи казениму в земель. Приготовленіе колоніи къ принятію переселенцевъ требуеть издержекъ. "Отношение этихъ издержекъ исключительно на счеть госуказначейства было бы большой несправедливостью. **Дарственнаго** Ясно, что тотъ, кто пользуется удобствами свободныхъ земель, должень, если не вполнъ, то въ значительной степеки возвратить государству затраты, сдёданныя для доставленія этихъ удобствъ, -- отстода необходимость платы за землю, получаемую оть государства". На это можно сдёлать два возраженія: во 1-хъ, издержки государства могуть быть взысканы съ переселенцевъ и при даровомъ надълъ; поврайней мёрё, такъ поступають въ сёв. амер. штатахъ на основании уже разъ упомянутаго Homestead Law; во 2-хъ, плата за землю можеть быть взыскиваема съ переселенца не только путемъ сл продажи. Надель можеть быть отдань ему за оброчный платежь-снособъ, практикуемый въ Россін исновонъ въву. И г. Уманецъ не проходить молчаніемь этого способа, а отвергаеть его на основаніи слідующихъ сооображеній.

"Безъ всякой цели, --- говорить онъ, --- не следуеть вводить въ жизнь какое-бы то ни было ограничение и потому-прежде замъны общераспространенной (?) формы землевладёмія на прав'я личной и общинной собственности, исключительною (?) формой, представляемой въ настоящее время казенными землями, состоящими въ надъль государственныхъ крестьянъ,--- позволительно спросить, ради какихъ причинъ желательно ввести это ограничение?" Оставимъ въ сторомъ наивность вопроса и укажемъ на странную его постановку. До скуз поръ мы думали, что неполная, условиая собственность престыпнъ на землю есть характеристичная черта нашего экономического быта, что народъ наигь всегда пользовался землей за оброкъ или другой анадогичный платежь, а что принадив полной личной или общинной собственности внесень въ крестьянскую жизнь лишь со времени эмансипаціи. Да и виссено это начало пока лишь вившнимъ обравомъ, міросозерцаніе же народной массы мочти имъ не тронуто. Это доказывается существованіемъ переділовь поясюду въ нечерновенной

полосв и все болве развивающимся стремленіемъ къ коренному переделу среди помещичьих врестьянъ черноземной области. Будь завтра ревизія--- и это стремленіе воплотится въ жизнь, и мы не замѣтимъ нивакой развицы между полной собственностью на землю помъщичьихъ и условной государственныхъ крестьянъ. По традиціонному совнанію народа, право на землю им'веть всякій способный работать, и сдача государственной земли изъ нлатежа оброка ость именно тоть способь, при помощи котораго можеть быть всегда осуществлено это неотъемлемое (по новятіямъ русскаго человіна) право каждаго. Продавать же государственныя земли въ вѣчное владфніе, разъ навсегда закрънить ихъ за лицами, независимо отъ того, насколько они въ ней нуждаются---это и есть чуждое нашей жизни и сознанія "Ограниченіе" права всёхъ на землю въ пользу нёкоторыхъ; поэтому именно относительно его и ноаволительно задать вопросъ, поставленный и г. Уманцемъ, противникомъ распродажи государственныхъ земель: "ради какихъ причинъ желательно ввести это ограниченіе?" А вотъ ради какихъ.

"Перспектива въчнаго добавочнаго поземельнаго налога устранить отъ эмиграціи въ колонію многосостоятельных в дюдей". На это мы отвътимь, во 1-хъ, что состоятельные к рестьяне не испугаются дегкаго оброка, ибо они переседяются изъ мъстностей, гдъ на нихъ дежали тяжелие выкупные платежи, громадная аренда и, можетъ быть, оброкъ же, но гораздо болье высокій (если это государственные крестьяне). Если-же авторъ заботится о состоятельныхъ некрестьянахъ, которые дъйствительно могутъ устращиться "добавочнаго поземельнаго налога", то, во 1-хъ, они не долюбливаютъ и недобавочнаго налога, но отсюда не слъдуетъ, чтобы отдаваемыя имъ вемли слъдовало вовсе "обълить"; во 2-хъ, какой смыслъ стараться во что бы то ни стало привлечь въ колонію состоятельныхъ людей?

Въ смыслъ г. Уманца, зажиточному элементу дается въ колоніи спеціальная роль: создать запросъ на трудъ и поднять заработную плату для того, чтобы несостоятельный переселенецъ путемъ сбереженій заработка скорѣе достигнулъ "завѣтной цѣли — пріобрѣтенія земли въ пользу ея продажи говорить то обстоятельство, что это будеть сопровождаться высокой заработной платой, которая поможеть бѣдному врестьянину въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ изъ батраковъ превратиться въ самостоятельнаго хозянна. Но вѣдь это гораздо проще, скорѣе и прямѣе будеть достигнуто именно той системой отвода надѣловъ, которая отрицается авторомъ, и которой онъ противуноставляеть другую, имѣющую, по его словамъ, ту же цѣль, но только ведущую къ ней окольнымъ путемъ. Чѣмъ продавать вемлю богатому, имѣя въ

виду, что оволо него поживится бъдный, и, свошивъ нужную сумиу купить участовъ земли--- не лучше-ли дать возможность пріобресть землю сейчасъ, т.-е. предложить ее ему изъ платежа оброка? Та же цъль-наделение несостоятельнаго, -- будеть здёсь достигнута скорее и легче; капиталистическія отношенія не стануть создаваться искусственно и при помощи государства, а возникнутъ---когда явятся подходящія условія. Кром'в того, высокая заработная плата создаеть ту именно опасность, во имя которой г. Уманецъ вооружается противъ прямого пособія переселенцамъ: даровой неотчуждаемый участовъ не прельстить туноядца, пьяницу и т. п. переселиться; онь и въ метрополім бросиль вемлю или бливовь въ этому и бросиль ради наемнаго заработва, несмотря на то, что онъ здёсь очень невысовъ. Судите теперь, съ вакою радостью кинется онъ въ колонію, где ему об'єщають именно то, чего онъ такъ жаждетъ дома: высовое вознаграждение за трудъ, позволяющее здесь работать и здесь гулять. Не следуеть-ли опасаться, что именно въ этомъ случав, т.-е. при существованіи затрудненій устроиться въ колоніи біздному земледізьну, тогда какъ пролетарію открываются распростертыя объятія, и создаются благопріятныя условія для "мутнаго потока, который можеть на бол'ве или менње продолжительное время совершенно затереть солидный элементь эмиграціи"-чего такъ опасается авторъ.

Мы такимъ образомъ подошли въ другому важному вопросу колонизаціи: какую собственность-крупкую наи мелкую, личную нан общинную--- насаждать въ колоніяхъ. Такъ какъ "подробный анализъ вопроса о наилучшей формъ землевладънія заняль бы цълые томы и возбудиль бы безконечные споры", то, чвыт развязывать узель запутаннаго вонроса, авторъ предпочель разрубить его; онъ высказывается категорически за сочетание всёхъ видовъ и формъ землевладения: крупной и мелкой, личной и общинной, а вопросъ: въ какой проворціи должно быть сділано это сочетаніе?—різнаеть также категорически: "одинственно върный отвътъ завлючается въ такомъ сочетаніи участковъ, которое удовлетворило бы колеблещемуся запросу на врупную, среднюю и мелную, личную и общишную собственность. Естественный ходъ переселенія должень дать въ важдомъ отдільномъ случав самый правильный отвёть на поставленный воиросъ". Посмотримъ однаво, такъ ли это? Но прежде всего не можемъ не выразить своего удивленія легкости, съ какою авторь относится къ важивнимъ вопросамъ жизни. Вопросъ о формв землевладения обсуждался у насъ не мало; огромный трудъ ин. Васильчикова весь пронивнуть идеей о необходимости построенія русской колонизацін на началахъ мелкой собственности, а г. Уманецъ считаетъ вопросъ столь запутаннымъ, что боится въ нему и приступиться, и не сдвлавъ

ни малъймей попытки ослабить аргументацію вышеноименованнаго автора, идеями и доводами котораго въдругихъ случаяхъ онъ пользуется весьма усердно.

Читатель, можеть быть, скажеть, что г. Уманецъ доказаль лишь свою практическую мудрость, предоставивъ рѣшеніе вопроса общественному ходу вещей, потребовавъ такой организаціи дела, которан могла бы удовлетворить "колеблещемуся запросу на крупную, среднюю и малую собственность". Но что значить естественный ходъ вещей или запросъ на ту и другую собственность. Распродажа, напр., уфимскихъ земель доказываеть ли существование запроса на крупную собственность? Повидимому—да, ибо впродолжение немногихъ лътъ здёсь были куплены сотни тысячь десатинь, несмотря на то, что дъло велось негласно, безъ объявленія въ газетахъ, безъ особаго, слъдовательно, приглашенія покупателя. Очевидно, что охотниковъ пріобръсти крупные участки земли---множество, или, слъдуя терминологіи г. Уманда, запросъ на крупную (и разумвется, дешевую) собственность громаденъ, такъ громаденъ, что объяви сегодня въ продажу половину Сибири, въ особенности облагоустроивъ несколько ея сообщеніе съ Россіей, —и черезъ какой нибудь десятокъ літь тамъ все будеть готово для ирландскихъ порядковъ, и крестьяне переселенцы,---, запросъ" которыхъ на землю (въ смысле г. Уманца), разум'вется, меньше, потому что люди не обладають такой подвижностью какъ деньги-вивсто осуществленія своей надежды, побудившей ихъ разстаться съ родиной състь на свободную землю, превратятся въ арендаторовъ, десятинщиковъ и т. п.

Въ этомъ вопросъ, какъ и во многихъ другихъ, авторъ даетъ намъ, выражаясь его слогомъ---, законъ", а, говоря проще, правило, какому следовали некоторыя страны, — не пытаясь даже изменить его, сообразно условіямъ русской жизни. Въ самомъ дёлё, его безразличное отношение къ той или другой форм в собственности, умъстное гдъ-нибудь въ Америкъ, совершенно не соотвътствуетъ требованіямъ русской действительности. Начать съ того, что цели и средства колонизаціонной политики Америки и Россіи совершенно различны. Первая заботилась о возбуждении въ своихъ пустыняхъ промышленной жизни путемъ заселенія ихъ эмигрантами европейскихъ государствъ; ей нужно было сдълать свои пустыни привлекательными для жителей чуждыхъ странъ, и она прибъгала ко всъмъ средствамъ, способнымъ привести къ цъли; и такъ какъ капиталъ показаль огромную способность быстро возбуждать промышленное развитіе, то она обратилась, между прочимь, и къ его содъйствію. Въ Россіи колонизаціонный вопросъ стоить иначе. Здёсь нёть надобности ни въ привлекательныхъ мерахъ, ни въ иностранныхъ

эмигрантахъ; сама страна даетъ целую массулицъ, готовыхъ изъ-за клочка земли идти хоть на край свъта, какъ бы малоустроенъ онъ ни быль; и капиталь нашь вовсе не отличается такой предпріничивостью и производительностью, чтобы въ этомъ дёлё на него можно было возлагать какія либо серьезныя надежды. Съ другой стороны. цъли русской колонизаціи отличны отъ американской; не возбужденіе промышленнаго развитія въ колоніи, а облегченіе угнетеннаго экономическаго состоянія метрополін-исходная точка вопроса. Участіе въ переселеніи государства требуется не для возбужденія колонизаціоннаго движенія, а для направленія готоваго уже потова переселенцевъ по пути, гдъ его ожидаетъ наименьшая затрата силъ и средствъ, которыя онъ долженъ сохранить для своего новаго отечества. Центральная Россія страдаеть излишней густотой населенія. развивающейся гораздо быстрве, чвит растеть промышленность. представляющая запросъ на рабочія руки; вслідствіе этого здісь въ огромныхъ разиврахъ происходить растрата рабочей силы, непроизводительное ен потребленіе. Здёсь не хватаеть средствъ производства для занятія всего рабочаго персонала, а такія средства лежать втунь на окраинахъ Россіи и только ждуть оплодотворяющаго прикосновенія человіческаго труда. То, что мы говоримьсоставляеть настолько осязательное явленіе нашей экономической жизни, что оно чувствуется и понимается народной массой, и последняя сама снимается съ отцовскихъ месть и отправляется отыскивать новое поле для приложении своего труда, не дожидаясь. когда образованное общество пойметь то, что она давно чувствуеть. и дасть ей указанія, которыя могуть быть получены дишь спеціальнымъ изученіемъ и изследованіемъ. Итакъ, не возбуждать и не создавать новаго, а присматриваться къ жизни и облегчать существующее движеніе---воть задача общества въ русскомъ колонизапіонномъ вопросв. Этимъ определяется и его аграрная политика. Въ волонію стремится прежде всего крестьянинъ-вемледфлецъ, а хлібонащество и въ метрополіи-то ведется по типу мельаго хозлиства, твиъ болве эта форма производства будетъ господствовать въ колоніи-странъ дешевой земли и дорогого труда. Поэтому-настолько переселеніе явилось у насъ естественнымъ результатомъ скученности населенія и недостатка производительныхъ средствъ-оно дълаеть совершенно излишнимъ водворение въ колонии крупной ис земельной собственности. Иначе говоря-запросъ на землю, какъ на средство производства — результать перенаселенія въ центральной Россіи, — предъявляется въ колоніи не со стороны крупныхъ, а именно мелкихъ собственниковъ. Но, можетъ быть, метрополія страдаеть такимъ избыткомъ капиталовъ, какъ и населенія? Можеть

быть, первый закончиль здёсь свою миссію—охватиль всё отрасли производства, и теперь, какъ и рабочій, стремится вонъ изъ страны, на просторъ девственныхъ полей и нетронутыхъ богатствъ колоніи? Оставлю этотъ вопросъ открытымъ относительно промышленнаго кацитала, вообще, и укажу читателю лишь на то обстоятельство, что къ земледелію капиталь въ Россіи прилагается очень мало: большая часть вдадёльческой земли отдается въ аренду крестьянамъ, да н то, которая эксплуатируется за счеть владельца, въ большинстве случаевъ воздёлывается по типу мелкаго же производства-скотомъ и инвентаремъ крестьянина. Очевидно, что здёсь чувствуется не избытокъ, а, напротивъ того, громадный недостатовъ капитала. Последнему незачемъ искать себе дела за тридевать земель, обильная жатва ожидаеть его и дома. Иначе говоря, капиталь не можеть стремиться въ колонію ради производительнаго занятія; запросъ на колоніальную землю со стороны промышленнаго капитала равенъ нулю. Туда стремится не промышленный капиталь, а эксплуататорскій; цілью его является не производство, а перепродажа иди аренда межниъ хозяевамъ земель, дешево пріобретенныхъ отъ правительства. Это-совершенно излишній носредникъ между государствомъ и народомъ, отъ котораго въ концъ-концовъ пострадаетъ и тотъ, и другой.

Но что всего интереснве-самъ г. Уманецъ держится приблизительно того же мивнія, и опъ не считаеть основательнымъ надвяться, что врупный капиталь оживить колонію. "Двло въ томъ, пишетъ авторъ, ---что на одного Строганова или Пошедяхина приходятся десятки щедринскихъ героевъ, все хозяйство которыхъ заключается въ спокойномъ выжиданіи того времени, когда можно будеть "заработать" на разницѣ въ цѣнѣ земель при началѣ колонизаціи и нісколько літь спустя... Не разь случалось, что, основавь свои разсчеты на томъ, что крупные капиталисты неренесуть свою двятельность въ колонію, государство отдавало ея судьбу въ руки какого-нибудь высокопоставленнаго Разуваева или ни на что негоднаго маменькина сынка. Извёстно, напримёръ, какъ жестоко ошиблось правительство, когда, раздавъ крупные участки въ черноморскомъ, оренбургскомъ и приморскомъ краф, оно разсчитывало на промышленное оживленіе, которое должны были вызвать здёсь представители врупнаго капитала, цёликомъ взятаго изъ старой Россіи... Неподвижность крупнаго землевладенія иногда происходить не отъ сознательнаго злоупотребленія своимъ положеніемъ, а просто потому что возрождающейся колоніи трудно вести большое земледёльческое хозяйство".--Несмотря на столь исно выраженное сознание вреда, какой принесеть колоніи крупный капиталь (но не тоть, сь которымъ отправляются зажиточные крестьяне, и на который авторъ возлагаеть большія надежды), г. Уманець тімь не менье настанваеть на мірахь, открывающихь полную возможность укорениться здісь "Разуваевымь" и "маменькинымь сынкамь".

Мъры, предлагаемыя г. Уманцемъ, не находять себъ оправданія и въ его взглядв на колонизацію, отличномъ отъ обще принятаго: если Россія не страдаеть оть густоты населенія и малоземелія крестьянъ, такъ что разрѣшеніе перваго принесеть ей не пользу, а вредъ; если, съ другой стороны, политические интересы страны требують заселенія нашихь азіатскихь владёній христіанскимь элементомъ, то отсюда ясно, что правительству остается ствсиять переселеніе русскихъ крестьянъ, и основать свою колонизаціонную политику на привлечени иностранцевъ. Лишь этимъ снособомъ оно обережеть вновь - завоеванныя области отъ вліянія азіатскаго элемента, исполнить свою историческую миссію распространенія на востокъ идеи государственности и христіанской иравственности и въ то же время предупредить вредное для Россіи разр'вженіе ся населенія. Будемъ же ждать отъ г. Уманца настолько последовательности, что онъ согласится съ этимъ выводомъ и дополнить свой планъ колонизаціи средне-азіатскихъ владіній проектомъ міръ, снособныхъ ослабить движение въ Европейской России.—В. В.

Въ нашей бъдной критической литературъ книга г. Чуйко--- явленіе весьма пріятное. По справедливому замічанію автора, русская поэзія находится и въ упадет, и не въ авантажт, она представляеть мало выдающагося---но и то, что въ ней есть сравнительно-врупнаго или интереснаго, мало ценится нашимъ обществомъ, мало даже ему знакомо. А между тъмъ, изучение современной русской поэзіи важно уже потому, что только этимъ путемъ можно объяснить себъ ся болве чвиъ скромную роль, опредвлить условія, при которыхъ мыслимо ея возрожденіе... Рамки труда, предпринятаго г. Чуйко, въ одномъ отношении весьма широки, въ другомъ-слинкомъ узки. Онъ включаеть въ свой этюдъ такихъ поэтовъ, делтельность которыхъ прекратилась уже давно, имбеть очень мало общаго съ нашей эпохой (Хомявовъ, Огаревъ, Бенедивтовъ) — и ничего не говоритъ о нѣсколькихъ представителяхъ молодого поколѣнія, несомнѣнно выдълившихся изъ массы "стихотворцевъ" и возвысившихся надъ ся уровнемъ. Мы узнаемъ изъ предисловія, что демаркаціонной чертой, которою руководствовался г. Чуйко, служила своеобразность дарованія, что онъ считаль себя вправѣ умолчать о поэтахъ, "обладающихъ однимъ лишь подражательнымъ талантомъ или принадле-

<sup>-</sup> В. В. Чуйко, Современная русская поэзія въ ея представителяхъ. С.-Петербургъ, 1885.

жащихъ къ той или другой установившейся школь". Послъдній изъ этихъ признаковъ кажется намъ крайне шаткимъ; въ общемъ, главномъ, всъ наши (т.-е. дъйствующие еще) поэты могуть быть отнесены либо къ последователямъ Пушкина, либо къ последователямъ Некрасова-но вит школы, какъ чего-то замкнутаго, опредъленнаго, заранве обусловливающаго характеръ и направление творчества, стоять далеко не одни лишь тъ имена, на которыхъ остановился авторъ разбираемой нами книги. Изъ числа поэтовъ, начавшихъ писать въ последнее десятилетие, въ списокъ г. Чуйко попали только четыре — гр. Голенищевъ-Кутузовъ, покойный Садовниковъ, С. А. Андреевскій и С. Г. Фругь; неужели рядомъ съ ними не могли быть поставлены, по меньшей мфрф, еще двое-С. Я. Надсонъ и Н. Минсвій? Если г. Чуйко признаеть ихъ обоихъ "подражателями", примкнувшими всецёло "къ той или другой установившейся школь", то ему следовало бы доказать свою мысль, едва ли разделяемую большинствомъ читателей и критиковъ. Изъ числа поэтовъ, первыя произведенія которыхъ относятся къ пятидесятымъ годамъ, г. Случевскій едва ли имфеть большее право на вниманіе публики, чфмъ Яхонтовъ, вовсе неупомянутый въ книгъ г. Чуйко <sup>1</sup>). Другой упрекъ, который можно сдъдать автору---это недостатокъ соразмърности между значеніемъ писателя-містомъ, отведеннымъ ему въ очеркъ современной поэзіи. Не странно ли, напримъръ, отводить одинавовое число страницъ Некрасову и г. Случевскому? Задача г. Чуйко познакомить публику съ современнымъ положениемъ русской поэзіи-могла бы быть исполнена и безъ разбора діятельности Некрасова, слишкомъ хорошо всвиъ известной,---но ужъ если онъ счель нужнымь ея коснуться, то она требовала бы болже тщательной и подробной оценки. Короткій отзывь, вполне достаточный по отношенію къ второстепенному стихотворцу, ничего не можетъ прибавить къ характеристикъ такого явленія, какъ поэзія Некрасова. Я. П. Полонскому и А. Н. Майкову г. Чуйко также отвелъ слишкомъ мало мъста, лишивъ себя, этимъ самымъ, возможности обрисовать всё фазисы ихъ творчества, всё стороны ихъ таланта. Повороть, совершившійся и въ содержаніи, и въ форм'в стихотвореній г. Майкова, у г. Чуйко не столько изображенъ и объясненъ, сколько слегка отмъченъ; въ связи съ этимъ отзывъ о первыхъ произведеніяхь поэта вышель слишкомь строгимь, отзывь о позднайшихьслишкомъ снисходительнымъ. По мненію критика, поэма "Два міра" неизмъримо выше "Трехъ смертей", стихъ г. Майкова достигь въ

<sup>4)</sup> Въ оригинальности—этомъ пробномъ камив г. Чуйко, онъ самъ отказываетъ г. Случевскому.

ней "замѣчательнаго совершенства формы, подвижности, разнообразія и гармоніи". Это пародоксальное мнѣніе требовало бы доказательствь, которыхъ г. Чуйко почти не приводить... Первоначально трудъ г. Чуйко появился въ газетъ, чѣмъ и объясняется, вѣроятно, краткость каждой отдѣльной его части; теперь, когда всъ очерки соединены въ одно цѣлое, непропорціональность ихъ бросается въ глаза и нѣсколько вредить общему впечатлѣнію.

Съ мнвніями г. Чуйко о томъ или другомъ изъ изучаемыхъ имъ поэтовъ можно соглашаться или не соглашаться—но нельзя не отсправедливость добросовъстности его, стремленію сохранить полное безпристрастіе, мъткости и тонкости многихъ его замъчаній. Онъ не подводить всёхъ и каждаго подъ одну и ту же предваятую мърку, постоянно принимаетъ въ разсчеть разнообразіе темпераментовъ и дарованій, допускаеть всё роды поэзіи, лишь бы только они были поэтичны. Параллели съ западно-европейской литературой, очевидно знакомой автору не въ лицъ однихъ только главныхъ представителей ен, служать въ его рукахъ хорошимъ матеріаломъ для характеристики нашихъ поэтовъ. Укажемъ, для примъра, на сравненіе Мея съ Леконть-де-Лилемь, г. Фета-съ современными французсвими "парнассцами", мистеріи г. Случевскаго ("Элоа") съ поэмой Альфреда-де-Виньи. Вполит симпатичны для насъ мысли о будущемъ русской поэзін, высказанныя авторомъ въ концъ книги; онъ представляють много точекь сопривосновенія сь тімь, что часто довазывалось въ нашемъ журналѣ 1). Г. Чуйко настаиваетъ на необходимости расширить содержание поэзіи, внести въ нее новыя тэмы, приблизить ее въ дъйствительности. "Не забота объ изысванной и манерной формъ, --- восклицаетъ онъ, -- должна быть задачей русскихъ поэтовъ; не мелкій, личный и, въ конців-концевъ, эгоистическій субъективизмъ долженъ лежать въ основъ ихъ художественнаго творчества, не гоньба за "чистымъ ощущеніемъ" должна составлять ихъ заботы, а симпатическая впечатлительность, способная откликаться на жизнь русскаго общества и, если хватить силь,--- на міровую жизнь". Г. Чуйко не отвергаеть даже тенденціозности въ поэзін; онь совътуеть "русскимъ парнассцамъ" идти по слъдамъ Некрасова, какъ "человъка своего времени, переживавшаго въ самомъ себъ все то, чвиъ жило и волновалось русское общество".-К. К.



<sup>4)</sup> См. напр. статью о новыхъ сборникахъ русской поэзін въ № 5 "Вёсти. Ем." за 1884 г.

#### ПО ПОВОДУ КНИГИ:

Исторія русскаго самосовнанія по историческимъ намятникамъ и научнымъ сочиненіямъ, М. О. Кояловича. 1884 г.

Названіе предлежащей книги до такой степени мудреное и простымъ смертнымъ неудобовразумительное, что надобно пожалъть, зачъмъ авторъ на заглавномъ листъ не помъстиль комментарія къ измышленному имъ названію. Появленіе этой книги напоминаеть щестидесятые годы текущаго стольтія. Въ этихъ годахъ въ нашей печати проявилась такая мода: находились господа, которые на свою братію литераторовъ печатали нічто въ родів доносовъ, стараясь, на основаніи словъ, сказанныхъ последними въ печати, обличать ихъ въ чемъ-нибудь неодобрительномъ, а болве всего набросить на нихъ твнь неблагонадежности въ политическихъ убъжденіяхъ. Они знали, что это мъсто самое чувствительное, и произведенная на немъ язва можеть имъть опасныя последствія. Пишущій эти строки быль однимъ изъ такихъ лицъ, которымъ приходилось этому подвергаться. Стоило моему имени появиться въ печатной книгъ или на страницъ навого-нибудь періодическаго изданія, какъ изъ разныхъ газеть и газетовъ поднимались противъ меня вой, брань, руготня, и все это не ради того, чтобъ выразить какую-инбудь изучную идею, а такъ себъ, чтобы собственно только задирать мени какими-то подозръніями. Тогда, между прочимъ, поводомъ въ нападвамъ на меня была моя статья: "Мысли о федеративномъ началь въ древней Руси", напечатанная въ 1861 г. въ журналъ "Основа". Случилось въ Петербургъ такое событіе: въ университетв публично защищаль диссертацію одинъ юристъ, пріобрѣвщій себѣ уже тогда извѣстность въ литературѣ сочиненіями не только чисто-юридическими, но также историческими изсладованіями въ области стариннаго русскаго внутренняго быта. Онъ, касаясь вообще федеративнаго устройства государствъ, вспомниль обо мив и обвиниль меня въ томъ, что я понимаю федерацію неправильно. Вступивши съ нимъ въ споръ, я указываль, что говориль не о сформировавшемся уже федеративномь стров государства, а только о федеративныхъ началахъ, т.-е. о томъ, изъ чего, по законамъ жизни обществъ, должна была вырости федерація. Туть я увидаль, что мой противникь, какъ юристь пунктуальный, не привнаваль никакихъ началь иначе, какъ равсматривая ихъ либо въ сложившихся и уже окрѣпшихъ учрежденіяхъ, либо въ систематическихъ проектахъ. Логически выходило, что этотъ господинъ не хотъль видъть федеративныхъ началь нигдъ, кромъ Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, Швейцаріи, или Голландскихъ Соединенныхъ Штатовъ, преобразованія ихъ въ монархію.

Дъйствительно, надобно признать, что полная федерація есть явленіе исторически близкаго къ намъ времени. Средневѣковые союзы германскихъ городовъ еще мало представляли въ себъ прочнаго. Въ древней исторіи мы встрічаемся въ разныхъ краяхъ съ федераціями городовь и съ ними икъ территорій, напр., въ Финикіи, въ Малой Азіи, въ Греціи, въ Италіи, въ Лаціунъ, въ Сициліи, въ Этруріи, но всё эти федераціи представляють собою что-то недоділанное; свявь, соединявшая части между собою, была слаба, и города съ своими областями, составлявшіе между собою федерацію, то к дъло веди междоусобныя войны. Въ Греціи, напримъръ, историками давно уже принято видёть связующія начала въ сознанім единства эллинскаго племени, въ единствъ языка, при нъкоторомъ различін въ наржчіяхь, въ общности религіозныхь вёрованій и легендь, въ прорицалищахъ, куда за совътами обращались всъ эллины, и въ олимпійскихъ играхъ, вуда сифшили на общій племенной праздникъ всв сознававшіе себя происходащими отъ эллиновъ; но всъ эти учрежденія не могли остановить нескончаемых междоусобій между элгинсвими республиками. Не повліяли на нихъ благод втельнымъ способомъ олимпійскія игры, несмотря на то, что съ каждымъ періодическимъ открытіемъ ихъ должны были на время прекращаться распри. Еще менте сдерживали эллинскія междоусобія амфиктіоны, суды, воторыхъ снеціальною обязанностью было произмосить приговоры съ целію установленія порядка и спокойствія въ эклинскогь міре Однимъ словомъ, изъ всего надобно признать, что у грековъ не было федераціи, а были только федеративныя начала, изъ которыхъ должна была сложиться федерація.

Федеративное начало, хотя бы въ самой малой степени, можно отыскать у всёхъ народовъ, какъ бы ни первобытною казалась ихъ культура. Естественно, его можно усмотрёть у славянъ, а между ними у русскихъ, особенно въ удёльный періодъ машей исторіи. Вёроятно, оно бы открылось намъ и въ болёе раннія времена, но о внутреннемъ бытё и свладё политическихъ русскихъ обществъ тёхъ раннихъ временъ мы мало знаемъ. Въ удёльный періодъ ясно видни зачатки федераціи земель, очень приближающіе наме отечество въ древней Греціи. И тамъ, и здёсь, одно и то же намёчалось быть союзною свлавью многихъ земель. То же единство религія при німоторомъ м'ёстномъ разнообразім: у греновъ ночти въ каждомъ городії было свое божество, но всё залины разно поклонались главнить

божествамъ цёлаго племени. У насъ почти въ важдой землъ была натрональная церковь и съ нею соединялась какая-нибудь м'ястная святыня съ мъстными легендами, но всъ русскіе вмъсть принадлежали единой православной церкви. Та же общность языка, церковнаго и книжнаго, при разнообразіи нарфчій; то же сознаніе единства племени, что и у грековъ. Было у насъ даже нъчто подобное амфиктіонамъ: это-княжескіе събады, несколько разъ практиковавшіеся, но не успавніе организоваться въ постоянное учрежденіе. Зато у насъ быль еще одинь связующій органь, какого не видимь въ древней Грецін---это единый княжескій родь, которому, по всеобщему совнанію націи, подобало управлять всею Русью въ лицѣ разныхъ своихъ членовъ, размъщенныхъ въ земляхъ, дробившихся, но отношенію въ власти княжескаго рода, на княжества. Правда, это единство вилжескаго рода не спасло Руси отъ междоусобій, но въ значительной степени содбиствовало совнанию единства надін. Однимъ словомъ, нельзя было сказать, что на Руси уже образовалась федерація, чего я никогда и не утверждаль, но у нась существовали федеративныя начала, изъ которыхъ, по логикъ вещей, непремънно бы выработалась, современемъ, правильная федерація, еслибъ не последовало вившинаго переворота, давшаго иной путь теченію нашей политической жизни. Этотъ переворотъ было монгольское нашествіе, подчинившее иноплеменному единому господству разрозненныя часты несложивнейся федераціи, и обратило наши федеративные задатки въ началь въ родъ феодализма, а потомъ въ монархію.

Все это было высказываемо мною не разъ въ оное время, и все это касалось только удельно-вечевой эпохи, а не последующихъ времень исторіи Восточной Руси, гдф. никаких федеративных слфдовъ не было, кромъ систематическаго сокрушенія таковыхъ началь; а въ западной Руси следы былого федерализма отзывались еще въ связи западно-русскихъ кияжествъ, поступившихъ уже подъ верховную власть Гедиминова дома, потомъ-въ уніи великаго княжества Литовскаго съ Польшею, наконецъ, въ XVII въкъ, въ малороссійской гетманщинъ, когда назаки, освободившись отъ господства пановъ, думали сохранить свою самостоятельность, вступивши въ союзъ съ какою-нибудь изъ сосёднихъ странъ, то съ Польшею, съ которою такъ недавно ръзались, то съ Турціею, полагаясь на ея объщанія хранить непривосновенность ихъ въры и народности, не смотря на то, что судьба христіанскихъ народовъ, находившихся уже подъ турецкою властію, должна была заставлять ихъ ожидать себъ иной участи, --- то съ Московскимъ государствомъ, съ которымъ сознательно связывались узами единовърія и съ которымъ дъйствительно соединились только на началахъ полнаго подчиненія. Но все, что въ западной и южной Руси походило сколько-нибудь на федеративность, было последушками давно исчезнувшаго періода, когда действительно федеративныя начала были господствующими и когда можно было ожидать, что они преобразуются въ постоянныя и прочныя учрежденія. Судьба, выразившаяся ходомъ исторических обстоятельствь, указала русскому обществу и его исторів иной путь и къ иной цёли, —къ лучшему или къ худшему — судить о томъ не дело истерика, темъ более, что исторія, объяснительница теченія жизни, какъ и самая жизнь, безконечна, не знаеть, что произойдеть внередъ и не можеть нигде остановиться, чтобъ изречь оправдательный или обвинительный приговоръ надъ всёмъ прожитымъ.

Во всякомъ случав, когда во время опо шла у меня рвчь о федеративныхъ началахъ въ древней Руси, за которыя поднялось на меня гоненіе, тогда дёло касалось исключительно удёльно-въчевого уклада. Споръ этотъ кончился ничвиъ-- самъ собою испарился. Перестали нападать на меня, забыли совсемь. Но воть почти черезь двадцать-три года поднимаетъ противъ моего федеративнаго начала голосъ книга съ мудренымъ названіемъ. Она уже не ограничивается спорами собственно о федеративныхъ началахъ въ древней Руси. Она ратуетъ противъ какой-то приписываемой мнв федеративной теоріи, которая, какъ будто, касается целой русской исторіи, теоріи, которая "думала-было установить совсёмъ иные вагляды на наше старое историческое время и вывести отсюда практическія указанія, противоположныя установившемуся единству Россіи" (стр. 457). Эти слова уже пахнуть какъ бы укоромъ въ политической неблагонадежности-выводить откуда бы то ни было "практическія указанія, противоположныя установившемуся единству Россіи". В'ядь единство Россіи есть такая священная вещь для каждаго вірнаго русскаго сына отечества, что составление практическихъ указаній, противоположныхъ установившемуся единству Россіи, есть такое дело, которое не пожеть одобряться законами, и чтобы набрасывать на кого бы то ни было тёнь обвиненія въ этомъ, нужно запастись вёскими доказательствами справедливости такого обвиненія, а иначе-оно должно быть признано голословною клеветою. Авторъ даже хочеть доконатьсячто у меня было подъ черепомъ, когда явился я съ мыслями о федеративномъ началъ въ древней Руси. На стр. 457, онъ рашаетъ безповоротно, что федеративная теорія выдвинута малороссійскими учеными, а на стр. 466 обо мит вотъ что сообщаетъ: "Поклоненіемъ западно-европейской цивилизаціи Н. И. Костомаровъ придвинуль теорію федеративнаго устройства Россін въ теорін Соловьева, повидимому, совершенно противоположной ей. Эта страниость объясняется твиъ; что суждение Соловьева о низменности русской народной циви-

лизаціи и русской отсталости, косности въ главномъ русскомъ племени-великорусскомъ, совпадали съ предубъждениемъ малороссовъ противъ великоруссовъ, противъ Москвы, совпадали и съ ихъ племеннымъ тщеславіемъ, что они лучше, развить великоруссовъ, между прочить, и потому, что ближе къ западной Европъ, знакомъе съ ея цивилизаціей. Н. И. Костомаровъ лишь усилиль это направленіе теоріи, и по свойственной ему впечатлительности довель ее до такой крайности, что сталь возвеличивать более видныхъ русскихъ самодержцевъ, отчасти Іоанна III и особенно Петра I и Екатерину II". Здесь что ни слово, то фантазія, приписывающая мив такіе взгляды, какихъ я никогда не имълъ и, главное, нигдъ не заявляль въ печати. Гдв и какъ подметить могъ сочинитель "Исторіи русскаго самосознанія" у меня какое-то "племенное малороссійское тіцеславіе", нобуждавшее меня возвеличивать малороссіянь предъ великоруссами и утверждать ихъ превосходство въ цивилизаціи? Причемъ тутъ какое-то илеменное тщеславіе, если, по моему глубокому убъжденію, --- я говориль, что малороссійскій народь добродушиве и поэтичиве великорусскаго, но въ практическомъ развитіи уступаеть ему значительно.

На стр. 460, въ той же внигъ съ мудренымъ названіемъ, говорится: "Не довольствуясь яснымъ и почти общепризнаннымъ различіемъ западной Россіи отъ восточной въ стремленіяхъ ея князей, въ сильномъ развитіи въ ней дружиннаго и въчевого началь, Н. И. Костомаровъ задумалъ связать этнографическими узами главнвишія племенныя группы всей западной половины Россіи—кіевскихъ подянъ и новгородскихъ словенъ---и доказывалъ, что последние составляли вавъ бы волонію, вышедшую изъ племени полянъ, и что потому новгородци такъ тесно были связаны въ до-татарскія времена съ Кіевомъ, причемъ и Смоленская область, а за ней и Черниговская сами собой входили въ эту до-татарскую федерацію. Но не только филологія, въ которой, надобно зам'втить, Н. И. Костомаровъ оказался мало свъдущимъ, но и исторія возстала противъ такого объединенія западной половины Россіи". Я высказываль свои предположенія о древней колонизаціи края новгородскихъ славянь изъ южной Руси и доказываль темъ, что уцеленије, но уже стирающіеся следы невгородскаго народнаго нарвчія до сихъ поръ еще показывають сходство съ нарвчіемъ въ южной Руси, напр., выговоръ буквы ю за і, отстченіе то въ изъявительномъ наклоненіи, употребленіе техъ же частицъ, что въ южно-русскомъ нарвчіи: що, абы, нибы, нехай-и множество словъ существительныхъ и глаголовъ, одинаковыхъ съ южно-русскими. Авторъ книги, о которой идетъ ръчь, уличаетъ меня

въ малознаніи филологіи. Если такъ, то нусть онъ, какъ человѣкъ, болѣе меня свѣдущій, покажеть причины, откуда такое сходство, а что такое сходство существуеть—я ссылаюсь на толковый словарь велико-русскаго языка Даля и на областной словарь. Если мой противникъ укажетъ намъ причины выставляемаго нами явленія и научнымъ нутемъ докажетъ справедливость своихъ открытій, то это будетъ дѣйствительнѣе всякихъ голословныхъ полемикъ съ славянофильскими и обрусительными замашками.

Авторъ книги съ мудренымъ заглавіемъ ставить мив въ укоръ какія-то находимыя имъ противортчія и утверждаеть, что я отклоняюсь отъ своего обычнаго направленія и перехожу вътакое, какое, съ точки зранія противниковъ федеративной теоріи, должно считаться благонам вреннымъ. Если это такъ, то, значитъ, я исправляюсь, возвращаюсь на путь правый съ пути ложнаго! За это, казалось бы, нечего меня поридать, а надобно одобрять! Однаво, меня за это не одобряють, а ставять мнв въ новую вину. Въ чемъ же я показаль противоръчія своему обычному направленію? Говорять: "Н. И. Костомаровъ написалъ большое изследование о падении Польши; въ этомъ сочиненіи видно большое отступленіе отъ первоначальныхъ взглядовъ автора. Здёсь прославляется руское правительство за умныя решительныя действія по отношенію нь полякамь и явно дастся сочувствіе объединительной русской политикь, обличать грыхи которой авторъ считаетъ какъ бы своимъ призваніемъ въ другихъ своихъ сочиненіяхъ" (стр. 462).

Итакъ, моему противнику не нравится, зачемъ онъ встречаетъ у меня одобреніе русской политикъ! По его понятіямъ, если овъ гдъ-то встрётиль у меня несочувствіе къ действіямь русской политики, то и долженъ показывать то же и при изложении всякихъ другихъ событій! Автору новоизданной книги мерещится у меня какое-то колебаніе между русскимъ историкомъ и поборникомъ малороссійскихъ тенденцій (стр. 462). Но колебаніе скорбе не у меня, а въ головъ тенденціознаго ученаго, которому не по мысли мои сочиненія. Это происходить оттого, что онь вообразиль себь, что я должень имыть какія-то завътныя тенденціи (462), благонамъренныя или дурныя, по безъ тенденцій, по его воззржніямъ, обойтить невозможно, и вотъ онь ищеть въ моихъ сочиненіяхъ тенденцій, не находить ихъ, а выдумываеть самь, и потомъ подводить подъ нижь мои слова и выраженія. Признаюсь, мив всякія тендемцін въ историческихъ сочиненіяхъ были отвратительны, и мой идеаль историка быль и есть тоть самый, который ставиль вогда-то нашь безсмертный исторіографъ Миллеръ, когда говорилъ: "Историкъ долженъ казаться безъ отечества, безъ въры, безъ государя... все, что говорить историвъ,

должно быть истинно, и никогда не долженъ онъ давать поводъ къ возбужденію къ себ'в подозр'внія въ лести" (стр. 121). Автору мудреной книги не правится такой взглядь, а я всегда уважаль его, какъ высовій идеаль историка, и если самъ въ своихъ историческихъ трудахъ, быть можеть, не быль всегда ему върень, то это по общему недостатку духовной природы человъка---стремиться къ высокимъ идеаламъ и никогда до нихъ не досягать. Само собою разумъется, что идеаль, поставленный Миллеромь для историка, применителень только къ человъку, какъ къ историку, а никакъ не къ другимъ условіямь его житейской двятельности, все равно какъ священникъ, одътый въ богослужебное облачение и совершающий литургию, --- не тоть человъкъ, что вив исправленія этой обязанности: не окончивши извъстныхъ молитиъ, онъ не смъетъ покидать храма, хотя бы его собственный дому быль въ онасности оть огня. Танъ точно историкъ въ своихъ историческихъ сочиненіяхъ не долженъ сибть произнести того, что, по совъсти, считаетъ несогласнымъ съ истиною, котя бы такъ нужнымъ казалось въ-угоду государю, которому онъ присягалъ въ вфрности, или въ честь страны, признаваемой отечествомъ. Авторъ "Исторіи русскаго самосознанія", приведя слова Миллера, умышленно даеть имъ иной симслъ, и вследь затемь произносить такое адовитое восклицаніе: "Кто же, кром'й німца, могъ быть такимъ историкомъ и преемникомъ Миллера, т.-е. безъ отечества, безъ въры, безъ государя?!" (121). Не Миллеръ свазаль: историвъ долженъ вазаться, а не свазаль: должень быть; казаться же и быть-двъ вещи разныя! Недобросов'ястно со стороны автора "Исторіи русскаго самосознанія" такое извращеніе чужихъ словъ.

Впрочемъ, противникъ мой признаетъ за мной вину не въ томъ, чтобъ я, реди исторической истины, не хотель произносить нохвалы властимъ, а за то, что встръчаетъ похвалы такія у меня. Вотъ, по истивъ, странное и дикое отношение въ наукъ! У противника моего есть еще выходии забавиве и курьезиве этихъ. Въ моемъ сочинении: "Очервъ торговли московскаго государства въ XVI и XVII столетіяхъ", я изобразиль "мрачными красками", какъ выражается авторъ книги съ мудренымъ заглавіемъ, скудость и забитость русской торговди, а въ моей "Исторіи въ жизнеописавіяхъ" описываю необыкновенное развитіе хозийства и даже изобрётательность въ Соловецкомъ монастыр'в во время игуменства Филипиа Количева, впоследствии знаменитаго митрополита. Мив кажется, здесь авторъ книги о русскомъ самосознани хочеть такъ-себъ только придраться ко мнв и пишеть то, чего самъ не думаеть. По врайней мърв, не хотвлось бы въ немъ признать тавого туницу, который не въ состояніи понять, что нёть ничего общаго между состояніемъ русскаго купечества, торговавшаго

въ Москвъ, Ярославлъ, Вологдъ и Архангельскъ, и хозяйственными способностями игумена Филиппа, старавшагося привести Соловецкій островъ въ цвътущее положение. Придирки автора книги о русскомъ самосознаніи переходять даже правила приличія. Съ вакой стати, напримъръ, авторъ ставитъ мнъ въ упрекъ, что я писалъ беллетристическія сочиненія? Какое кому до этого діло? Відь мой противникъ взялся судить меня, какъ историческаго нисателя! Не все ли это равно, какъ еслибы тоть же мой противникъ, говоря о монхъ историческихъ изследованіяхъ, вздумаль обвинять автора ихъ за то, что онъ играеть въ карты или вздить на охоту? Чвить бы историкъ ни развлекался въ часы своихъ досуговъ, если такія развлеченія не мъщають его научнымъ занятіямъ, --- нивто не въ правъ ставить ему въ упрекъ такихъ развлеченій, тімь боліве, что нельзя безусловно признавать предосудительными такого рода развлеченія, какъ писаніе беллетристическихъ сочиненій, хотя бы и романовъ, какъ невърно ихъ навываетъ мой судья. Невоторыя изъ нихъ, какъ, напр.. "Черниговка" или "Жидотрепаніе", ном'вщенное въ "Кіевской Старинь", не могуть быть никакъ причислены къ романамъ; они не заключають въ себв и одного вымышленияго положенія: это пересказы въ беллетристической формв (которая сама собою напранивается подъ перо) событій историческо-бытовой жизни, сообразно источникамъ, откуда почерпнуты о нихъ сведенія. Если мои беллетристическія сочиненія неудачны, то не будуть расходиться въ публикъ, и я самъ новину ими заниматься. Авторъ жниги съ мудренымъ названіемъ не хочеть знать наканихъ предвловь своему праву суда надъ момми историческими сочиненіями и вторгается въ область, не подлежащую его обсуждению.

Книта съ мудренымъ названіемъ — внига славанофильствующая и дышеть непріязнью въ нѣмдамъ и вообще во всему иностранному. Нѣтъ пощады давно истяѣвшимъ въ землѣ ученымъ авадемивамъ Вайеру, Миллеру, Шлецеру и другимъ, нѣтъ пощады и Миниху—не избавляеть его отъ презрительнаго отзыва ни память о Ставучанской побѣдѣ, ни память о двадцатилѣтнихъ страданіямъ безъ вниы въ Пелымскомъ заточеніи. Минихъ ничего болѣе не сдѣлалъ, —говорять намъ, —вромѣ превращенія русскаго войска "въ пушечное мясо для пустыхъ военныхъ предпріятій" (стр. 371). Славянофильство никавъ не хочеть примириться съ мыслію, что Россія чѣмъ-нибудь хоромимъ обязана западному просвѣщенію. Даже такое событіе, какъ освобовденіе врестьянъ врѣпостныхъ есть "возвращеніе въ начавамъ дрезней русской исторической жизни, и есть неоспоримое отрицаніе вультурныхъ западно-европейскихъ началъ, усвоенныхъ нами, а что касается закрѣпощенія крестьянъ, то оно находится въ несравненно-

большей связи съ этими западно-европейскими началами, чёмъ съ русскими потребностями" (стр. 327).

Еслибъ вопросъ шелъ только о надёленіи крестьянъ освобожденныхъ землею, то здёсь была бы доля правды, потому что: сколько им помнимъ то время, мысль о непременномъ наделении крестьянъ усадебными и полевыми земельными участками возбуждалась изученіемъ русской старины и въ такомъ изученій находила себв одобреніе и поддержку примірами. Но мы поставимь вопрось такь: когда вст врестьяне съ ихъ семьями и землями находились въ давнемъ рабствъ, откуда вознивла мысль даровать имъ свободу? Прежде чъмъ додумались, что врестьянъ освободившихся надобно надёлить землею, нужно было додуматься, что нужно крестьянину, какъ человъку, лично дать свободу отъ произвола другого человъка. Откуда же возникла такая мысль? Неужели изъ воспоминаній о русской старинв, изъ примъра ен быта? Или, быть можетъ, изъ наставленій православной церкви? Но представители церкви долго твердили на одну и ту же тему: рабы, повинуйтеся господамъ! Неть, эта мысль защла къ намъ съ запада, преимущественно изъ Франціи. Всномнимъ, какъ императрица Екатерина II, въ началъ своего царствованія, благопріятствоваля мысли объ освобожденій крвностныхъ, потому что сама находилась подъ влінніемъ современной ей французской философіи и вела дружескія сношенія съ энциклопедистами; но къ концу своего царствованія круго повернула въ иную сторону свое прежнее направленіе, увидавши, что во Франціи произошли смуты, и сторожники такихъ смутъ проповъдують ту же мысль объ освобождении рабовъ, Съ той поры заявлять мысль объ освобождении крипостныхъ въ Россіи вначило возбуждать противъ себя обвинение въ духовной близости въ явобинству. Вспомнимъ несчастную польскую вонституцію 3-го ман. Кавъ только составился и обнародовался этотъ государственный авть, тавъ тотчасъ Россія и Пруссія протестовали во имя охраны священныхъ основъ общественнаго порядка и находили, что польская конституція сродни тогданінему революціонному движенію во Франціи. Напрасно ноляки, съ своей стороны, возражали и довазывали, что между ихъ конституцією и французскими событіями ніть ничего общаго: действительно, французскій конвенть отрешиль отъ власти Госнода Бога, а польскій сеймъ праздноваль свои преобразовательныя учрежденія молитвословіями въ костелахъ. Но подяковъ не слушали — и силою оружія уничтожили всв плоды двятельности, предпринятой въ видахъ возрожденія ихъ отечества.

Что идея освобожденія кріпостных пришла къ намъ съ запада, а именно изъ Франціи, это подтверждается и тімъ, что до посліднихъ времень кріпостного права въ глазахъ нашихъ стариковъ-

дворянъ желать свободы крестьянамъ отъ помъщичьей власти, значило быть зараженнымъ франкмасонствомъ, вольтеріанствомъ и якобинствомъ. Еще недалеко то время, когда такъ вездѣ говорили, и, въроятно, теперь еще не мало найдется такихъ, которые, читая наши строви, вспомнять свои дѣтскіе годы, вспомнять своихъ дѣдушекъ и бабушекъ, которые такъ въ свое время разсуждали и толковали. Теперь уже каждому гимназисту изкѣстно, откуда пришла къ намъ въ Русь мысль объ освобожденіи крѣпостныхъ отъ власти дворянства: выводить эту мысль изъ какихъ-то древнерусскихъ началъ, какъ дѣлаютъ славянофилы, все равно, что приписывать откритіе желѣзно-дорожныхъ путей вліянію воспоминаній о вѣкѣ Алексъя Михаѣловича!

Если сіл славянофильствующая внига съ мудренымъ заглавість съ такою непріязнью относится къ немцамъ, то темь наче съ больнею нелюбовью относится въ нолявамъ. Одно-то, что ноляви еще недавніе враги наши, другое и это, кажется, чуть ли не главное, что мозолить глаза славянофиламъ, обывновенно православствующимъ, это то, что ноляви---католики. "Зачёмъ они остаются католивами, зачвиъ не уразумвють истиннаго свыта Христовой выры, который сохранился среди всеобщаго омраченія только въ восточной православной церкви, зачёмъ слупаются своихъ ксендзовъ и лежать ниць распростертыми въ своихъ востелахъ?! Зачёмъ не уразумъютъ, что всъ славяне, по слъдамъ ихъ первоучителей св. Кирилла и Месодія, должны принадлежать единой церкви и совершать у себя богослуженіе на общемъ для всёхъ славянь созданномъ святыми мужами славино-церковномъ изикв! Этого желаемъ ин, русскіе, этого должни желать и всв славяне, въ особенности же поляви, связанные съ нами тъснъйшими узами исторіи и государственняго единства въ большей части ихъ племени съ Россіею"...

Нѣкто г. Киркоръ, живущій за границею, прежде извѣстини въ русской литературѣ какъ издатель газети "Новое Время", нивъ участвуеть въ изданіи, предпринятомъ повойнымъ М. О. Вольфокъ—"Живописная Россія", и пишетъ историко-этнографическія статы, касающіяся Вѣлоруссіи, его родного края. Г. Киркоръ, какъ полякъ или ополяченный бѣлоруссъ, съ сочувствіемъ относится къ "благотворному" усвоенію латино-польскихъ началъ въ Вѣлоруссіи. "Онъ, —говорится о немъ въ "Исторіи русскаго самосознанія", —забетлию выставляетъ все хорошее польское и закрываетъ все дурное, а но отношенію къ Россіи держится противоположнаго правила, — закрываетъ совершенно историческую тягу западной Россіи къ восточной и съ неутомимою заботливостью раскрываетъ русскія жестокости в особенно возстанія противъ Россіи" (стр. 451—452). Мы также не сочувствуемъ такому направленію г. Киркора, какъ и авторъ унова-

нутой вниги. Но мы нивавъ не можемъ согласиться съ обвиненіями нротивъ II. II. Семенова за его следующія слова (452—453): "Продолжительное и отчасти славное историческое прошлое Литовской области во время ея соединенія съ Польшей дало этой области такіе культурно-историческіе элементы и черты, которыя не могли исчезнуть и сгладиться въ одно столътіе и не могуть быть уничтожены искусственно. Польское или ополяченное дворянство и даже мелкое шляхетство съ своимъ роднимъ явикомъ, находящимъ точку опоры въ богатой и дорогой каждому поляку литературѣ, съ своею религіею и историческими преданіями, съ высокою для своего времени и достаточно самостоятельною нультурою, не можеть быть ни денаціонализировано, ни уничтожено въ краб, ни вытібенено изъ него, и на долго еще останется однимъ изъ важивищихъ культурноисторическихъ элементовъ области" ("Живовисная Россія", т. Ш, стр. 232). Подобное намъ приходилось десятки разъ слышать въ разныхъ видахъ отъ русскихъ по происхождению и православныхъ по въръ уроженцевъ Бълоруссіи; между прочимъ, намъ сообщали, что семьи православныхъ духовныхъ въ томъ край въ большинстви не умъють говорить по-русски, употребляя въ домашнемъ обиходъ польскій языкъ, что иныя жены, дочери и сестры священниковъ не слыхали даже имень знаменитыхъ русскихъ писателей, а между тъмъ знають наизусть места изъ польскихъ поэтовъ. Такъ глубоко внедрилась въ общество польская культура.

Приведя вышеуказанныя слова П. П. Семенова, авторъ говоритъ далье, что II. II. Семеновь въ концъ того же III тома "Живописной Россіи" вышель на свободу русской науки и русскато нониманія современнаго состоянія западной Россіи. Что же такое сказаль ІІ. ІІ. Семеновъ противоположнаго тому, что высказаль прежде? Ровно ничего. Судя по приводимымъ строкамъ, Семеновъ указываетъ на болве счастливое положение Бълоруссии, когда чрезъ нее лежалъ водный путь изъ варять въ греки, и когда главными культурными центрами въ Россіи были на югв Кіевь и на свверв Новгородъ. "Хуже стало положеніе Білой Руси съ тіхъ поръ, какъ Литва соединилась съ Польшей и центръ тиготвнія соединеннаго государства перешель въ Варшаву. Вивсто того, чтобы служить соединительнымъ ввеномъ между восточною и западною столицами славлиъ, какъ въ прежиза времена, она связывала съверный и южный культурные русскіе центры ---Кіевъ и Новгородъ, --- Бълоруссія сдълалась только театромъ борьбы и ябловомъ раздора между Россіей и Польшей, такъ какъ и самыя отношенія между ними были совершенно иныя, чёмъ между Кіевомъ и Новгородомъ. Если Кіевъ и Новгородъ и вступали иногда въ столкновенія, то эти столкновенія и войны им'вли домашній, междо-

усобный характерь и никогда не принимали, какъ отношенія между Россією и Польшею, характера борьбы разнов'ярных и сділавшихся уже настолько разноплеменными народовъ, что весь строй ихъ духовной культуры, по слишкомъ рёзкому раздичію, не допускаль между ними доброводьнаго сдіянія. Весьма естественно, что Бълоруссія очутилась не между двухъ светлыхъ точекъ, какъ это было во время существованія Кіева и Новгорода, но между двухъ огней, которые то съ одного конца, то съ другого жгли многострадальную Белоруссію". Далье, П. П. Семеновъ, вспомнивши о событіяхъ посль присоединенія Малороссіи въ московскому государству, о раздълахъ Польши, говорить, что "нескоро могло подняться возвратившееся въ свое исконное отечество, загнанное и поставленное самою природою въ весьма трудныя отношенія білорусское племя. Между нимъ м единовърною ему соплеменною государственною властью стояло въ большей, западной половинъ области польское или ополяченное высшее сословіе, вооруженное своимъ могущественнымъ крѣпостнымъ правомъ, и иноплеменное, пришлое среднее сословіе, состоящее по преинуществу изъ евреевъ съ чуждыми сельскому населенію экономическими интересами, съ чуждымъ его народному говору жаргономъ" (стр. 454—455).

Хотя вдёсь П. П. Семеновъ взглянуль нёсколько на другую сторону того же предмета, между первыми его словами и последними вовсе нътъ противоръчія, и если первое приведенное нами мъсто ие было противно г. Киркору, то не видимъ, чтобъ-какъ выражается авторъ — "изъ последняго места, напечатаннаго въ конце III тома "Живописной Россіи", вышла дисгармонія, безъ сомивнія, совершенно неожиданная для г. Киркора и крайне ему непріятная". Здёсь, кажется, играеть роль та же фантазія автора "Исторіи русскаго самосознанія", фантазія, которая представила ему противоръчіе между моими отзывами о русской торговить въ моемъ очеркт и характеристивою соловецваго игумена Филиппа въ моей "Русской исторін въ жизнеописаніяхъ ся главивишихъ двятелей". А все это, повторяемъ. происходить оть того, что, на основаніи выхваченных выраженій, онъ приписываетъ писателямъ тенденціи, какія, по его соображеніямъ. должны бы имъть эти писатели, но какихъ у последникъ не было. Авторъ, въроятно, судя по себъ, не кочеть допускать, что могуть существовать писатели безъ всякой тенденціи, по крайней мірь стараться быть такими.

H. KOCTOMAPOBL.



### изъ общественной хроники.

1-е април, 1885.

Возстановленіе управдненних вриходовь, и вопрось о церковно-приходских школахъ.—Достовёрность приговоровь, постановляемихъ присяжними. — Присяжние и защита по таганрогскому таможенному дёлу.—Изъ міра печати.—Начало городскихъ виборовъ въ гласние.

Пятнадцать леть тому назадь заботливость объ улучшении матеріальнаго быта православнаго духовенства привела къ такъ-называемому сокращенію приходовъ, т.-е. къ уменьшенію числа причтовъ, въ превращению богослужения въ иныхъ церкважъ и соединению другихъ въ въденіи одного и того же приходскаго священника. Ближайшая цвль этой ивры осталась недостигнутою, а неудобства, сопряженныя съ нею, оказались весьма существенными. Определение синода, недавно утвержденное, открываетъ возможность возвращенія къ прежнему порядку; епархіальнымъ архіереямъ предоставляется возстановлять упраздненные причты, "по просьбамъ прихожанъ и при наличности достаточныхъ по мъстнымъ условіямъ средствъ содержанія причтовъ". Эта оговорка свидітельствуеть о томъ, что руководищимъ началомъ при возстановленіи приходовъ будетъ служить дъйствительная потребность, сознанная населеніемъ, а не стремленіе изгладить во что бы то ни стало всв следы неудавшейся реформы. Нѣсколько иначе разрѣшенъ, тѣмъ же синодскимъ опредѣленіемъ, вопросъ объ увеличении числа діаконовъ, уменьшеннаго одновременно съ сокращениемъ приходовъ. Діаконовъ постановлено назначать не въ тв только приходы, которые будуть о томъ просить и соберутъ нужныя для того средства, а во всв приходы, имфющіе болье 700 дунгь мужескаго пола. Объясняется это, быть можеть, темь, что на діаконовъ предположено возлагать обязанности законоучителя и учителя въ начальныхъ школахъ-особенно, по всей въроятности, въ школахъ церковно-приходскихъ. На самомъ дълъ открытіе церковноприходской школы зависить весьма часто вовсе не отъ населенности прихода, а отъ существованія или несуществованія въ немъ начальныхъ школь другого рода, равно какъ и отъ местонахожденія приходской церкви. Если приходская церковь стоить вдали оть селеній, или въ селеніи, уже обладающемъ начальною школою, то назначеніе діакона ничуть не подвинеть впередъ школьнаго діла, облегчивъ только, до извёстной степени, трудъ священника по преподаванію Завона Божія. Нельзя отрицать, однаво, что увеличеніе числа діа-

коновъ будетъ способствовать, во многихъ мъстакъ, открытію церковно-приходскихъ школъ-и нельзя не порадоваться этому обстоятельству, лишь бы только развити одного тива начальной шволы не совершалось въ ущербъ всемъ остальнымъ. Есть поводъ опасаться, чтобы возрастаніе числа лицъ, могущихъ взять на себя преподаваніе въ церковно-приходской школъ, не обратилось въ аргументъ противъ сохраненія за світской, земской школой и той ограниченной свободы, которою она пользовалась и пользуется до настоящаго времени. Невзгода угрожаеть ей съ разныхъ сторонъ: со стороны тёхъ реформаторовъ на выворотъ, которые хотять водворить въ земствъ принципъ сословности и превратить его въ орудіе дворянства, въ "определеннымъ интересамъ" котораго, конечно, не принадлежить иопечение о народномъ образованіи; со стороны тікь фанатиковь благонаміренности, для которыхъ эпитеты: "земскій" и "неблагонадежный"---различные способы выраженія одной и той же мысли; со стороны тёхъ ревиителей старины, которые готовы заменить въ начальной ижоле руссвій язывъ, -- языкомъ церковно-славянскимъ. Не даромъ же передовая статья "Московскихъ Вёдомостей", привётствующая возстановленіе упраздненныхъ приходовъ, оканчивается указаніемъ на необходимость освободить церковно-приходокую школу "отъ рутивнаго консерватизма консисторій, отъ недостатва денежныхъ средствъ, отъ происковъ народныхъ развратителей (!?)". Разделяя внолие миеніе газеты о первомъ изъ этихъ "тормазовъ", мы желали бы знать, какъ собственно она понимаеть два последніе? Какимъ нутемъ предполагается восполнить "недостатокъ денежныхъ средствъ" на учрежденіе церковно-приходскихъ школъ? Если при этомъ имъется въ виду такой порядокъ, въ основаніи котораго лежало бы распредвленіе усиленныхъ правительственныхъ субсидій между всёми начальными ніколами, удовлетворяющими своему назначенію, то друзьямъ народнаго образованія оставалось бы только привітствовать присоединеніе московской газеты къ одному изъ самыхъ давнишнихъ ихъ желаній. Если, наобороть, право на правительственную поддержку разсматривается какъ привилегія одной только катогоріи начальныхъ школь, то оть осуществленія такого взгляда можно ожидать развѣ увеличенія числа школь-на бумагь, но отнюдь не улучщенія достигаемыхъ ими результатовъ. Церковно-приходскій школы, оплачиваемыя изъ бюджетных средствь, будуть отврываемы и тамь, гдв въ нижь натъ нивакой надобности, и тамъ, гдв члены причта не чувствують никакого призванія къ преподавательской джительности. "Лівконское служеніе", свазано въ синодскомъ опредёленіи, "является естественнымъ подготовленіемъ къ священству"; уже поэтому одному многіе діаконы будуть смотреть на учительскій обязанности накъ на нечто времен-

ное, переходное, и исполнять ихъ не изъ любви къ дълу, а по необходимости, въ ожиданіи лучшаго... Что касается до освобожденія церковно-приходской школы оть "происковъ народныхъ развратителей", то подъ этими словами---за невозможностью, для элементовъ политически неблагонадежныхъ, проникнуть въ церковно-приходскую шволу-трудно разумъть что-либо иное, кромъ огражденія излюбленнаго школьнаго типа отъ соперничества всёхъ остальныхъ, искусственнымъ превознесеніемъ перваго или стёсненіемъ последнихъ. И то, и другое, несовивстно съ правильнымъ и широкимъ развитіемъ народнаго образованія. Залогъ успаха, при громадности задачи, заключается въ привлечении къ ней самыхъ разнородныхъ силъ, въ открытіи всёхъ путей, ведущихъ къ цёли. Насколько полезна и благотворна церковно-приходская школа, какъ одна изъ многихъ равноправныхъ формъ начальнаго обученія, настолько она была бы недостаточна и безсильна, какъ единственная или черезъ-чуръ привилегированная его форма.

Походъ на свътскую, земскую школу ведется, между прочимъ, подъ знаменемъ Псалтири и Часослова. Съ застрельщиками этого войска мы встрвчались на страницахъ "Руси"; теперь оно нашло новаго ратника въ лицъ г. Горбова, уже знакомаго читателямъ нашей хрониви 1). Статья этого автора, озаглавленная: "Церковно-славянскій явыкь въ народной школь и гимназіи" ("Москов. Въд." № 51), имфеть, во всякомъ случаф, достоинство отвровенности. Ничего не прибавляя къ извёстнымъ доводамъ о господствующей роли богослужебныхъ внигъ и славянскаго языка въ начальномъ обучении, она интересна для насъ двумя своими сторонами: разсужденіями о значеніи Евангелія для низшей и средней школы и о введеніи Псалтири и Часослова въ сферу гимназическаго преподаванія. "Нітъ спору,---говорить г. Горбовъ,---что всявій христіанинь должень не только знать Евангеліе, но и видёть въ немъ высшее руководство для всей своей жизни. Но нельзя не обратить вниманія на то, что лишь протестантство ввело Евангеліе въ домашній, такъ сказать, обиходъ, дало его въ безотчетное распоражение важдаго человъва, съ темъ, чтобы, подобно нашему расколу, самому распасться на тысячи секть. Нечего дивиться этому результату: въ Евангеліи даются основы, на нихъ можно возводить различныя построенія. Поэтому Евангеліе, болве чвить какую - либо иную изъ священныхъ книгь, следуеть читать съ величайшею осторожностью (?)... Въ последнее двадцатипятильтие у насъ принялись (!) распространять Новый

<sup>1)</sup> См. "Общественную Хронику" въ № 6 "Въстника Европи" за 1884 г.

Завъть; при этомъ не безъ наивности воспользовались услугами Библежскаго общества (которое отлично знало, что делаеть); вследствіе этого въ народъ и въ обществъ можно весьма часто встретить Новый Завёть въ его протестантскомъ видё, т.-е. съ библейскою, не служебною псалтирью, и безъ указателя чтеній. Віроятно, наділянсь этимъ способомъ поднять въ народъ религіозность. Нътъ нужди говорить, что результаты были едва ли не противоположине. Это особенно видно на народной школъ. Земская школа даетъ меньше религіознаго восшитанія (если вообще даеть), чімть старинная. А между твиъ, она именно замвнила Исалтирь и Часословъ Евангеліевъ. иными словами, ослабила (?) связь своихъ учениковъ съ церковые. лишила ихъ ея непосредственнаго руководства. Эта замвна была недавно статистически доказана (для московской губернім) г. Орловымъ. Ему удалось, во время своихъ изследований, подслушать также и мивніе о ней стариковъ. Грёхъ держать Евангеліе дома, говорять они; оно должно быть въ церкви, на престолѣ 1). Такой взглядъ слишкомъ резовъ; его следуеть смягчить. Церковь не запрещаеть читать Евангеліе дома; она рекомендуеть это, но требуеть только. чтобы настроеніе читателя соотв'єтствовало читаемому, и чтобы никто не позволяль себъ произвольных в толкованій. Поэтому мы ръшимся даже сказать, что и въ народную школу, при непременномъ условін изученія Часослова и Псалтири, Евангеліе можеть быть сибло допущено, конечно, лишь съ необходимъйшими толкованіями. Не то въ среднеучебныхъ заведеніяхъ. Гораздо безопаснве изъять (!) тамъ Евангеліе изъ класснаго употребленія. Это последнее мнъніе авторъ мотивируеть тъмъ, что жизнь и ученіе Христа узнаются на урокахъ Закона Божін, а соблазна, хотя бы только небрежнаго отношенія въ священной книгъ, у учениковъ не будетъ".

Мы привели in extenso подлинныя слова г. Горбова, потому что они кажутся намъ какъ нельзя болъе характеристичными. Можно ли сомнъваться, ирочитавъ ихъ, что у насъ существуетъ свой доморощенный клерикализмъ, нарождается новое покольніе свытскихъ клерикаловъ? Развъ не клерикальная черта—недовъріе къ распространенію—чего?—Евангелія, какъ къ чему-то уменьшающему религіозность? Развъ не клерикальная черта—смъщеніе или отождествленіе религіозность пости съ церковностью, религіознаго воспитанія съ знаніемъ уставовъ и обрядовъ? Нашимъ клерикаламъ нельзя идти такъ далеко, какъ

<sup>1)</sup> Нисколько не сомнѣвансь въ достовѣрности свѣденій, приводимыхъ г. Орювымъ, мы должны замѣтить, на основаніи личнаго опыта, что въ другихъ мѣстахъ отношеніе крестьянъ къ данному вопросу совершенно иное; именно, наиболѣе благочестивне изъ нихъ сочувствуютъ чтенію Евангелія въ школѣ и сами читаютъ его дома.

идуть ихъ западные собратья; они не находять въ ученіи православной церкви техъ твердыхъ точекъ опоры, на которыхъ держится католическій ультрамонтанизмъ. Невозможность наложить безусловный запреть на дозволенное церковью мѣшаеть имъ произнести свое veto противъ чтенія Евангелія мірянами — но петрудно зам'єтить, съ какимъ трудомъ они сдерживаютъ свое усердіе, какими оговорками стараются обезсилить допущенное по необходимости начало. Изъяти Евангеліе изъ рукъ народа нельзя, въ виду всего сдёланнаго для его распространенія высшею церковною властью — такъ нельзя ли но крайней мъръ уменьшить его общедоступность, возбудивъ гоненіе противъ техъ экземпляровъ новаго завета, которые отличаются своимъ "протестантскимъ видомъ"? Устранить Евангеліе изъ народной школы неудобно, потому что оно усибло уже пустить въ ней слишкомъ глубокіе корни — такъ нельзя ли по крайней мъръ устранить его изъ среднихъ учебныхъ заведеній? Такова политика людей, жаждущихъ водворить свои тенденціи и въ начальной, и въ средней школь. Противоръчіе между посылками ихъ и заключеніемъ очевидно; сравнительная умфренность последняго должна уступить место, въ случав успвха, требованіямъ гораздо болве обширнымъ. Если "введеніе Евангелія въ домашній обиходъ" --- отличительная черта протестантизма, если не избъжнымъ его послъдствіемъ служить распространеніе сектантства, то логическимъ выводомъ отсюда (съ точки зрвнія, на которой стоить г. Горбовъ) являются отнюдь не полумвры, а нъчто болъе ръшительное. Настроение читателя неуловимо и ничвиъ заранве неопредвлимо; гарантін противъ неправильныхъ или произвольныхъ толкованій оно, безъ сомивнія, не составляеть. Разъ что опасность послёднихъ столь велика, столь неотразима, надежной охраной следуеть признать предупреждение ихъ въ самомъ корне, т.-е. изъятіе Евангелія, по крайней мірв, на русскомъ языкі, изъ рукъ народа. Въ нашей исторіи для этого есть прецеденть; припомнимъ судьбу Библейсваго Общества въ двадцатыхъ годахъ, послъ замены внязя Голицына Шишковымъ. Некоторое сходство между этой эпохой и настоящимъ моментомъ существуетъ и теперь---но оно можеть стать несравненно болбе полнымь, и къ этому, очевидно, направлены усилія и пожеланія группы, въ рядахъ которой действуеть г. Горбовъ.

Мѣсто Евангелія, устраняемаго изъ среднихъ учебныхъ заведеній, должны занять, по проекту г. Горбова, псалтырь и часословъ. "Одними урожами священной исторіи и ватихизиса—говорить авторъ проекта,—ограничиться нельзя; они доведуть учениковъ до знанія фактовъ и догматовъ, но не откроють имъ смысла и теченія религіозной жизни. Чтобы поправить дѣло, надо всячески расширить обу-

ченіе церковно-славянскому языку; досель онъ преподавался въ гихназіякь лишь какь языкь славянскій, надо преподавать его и какь языкъ церковный, въ связи съ изученіемъ богослужебныхъ кингъ". Часословъ и Псалтырь должны быть изучаемы "въ полномъ ихъ составъ", потому что только этимъ путемъ можно "узнать ихъ съ необходимою основательностью", а также "свыкнуться со встыи ихъ техническими и условными подробностями". "Не будемъ же бояться, восклицаеть г. Горбовъ, посадимъ гимназистовъ прямо за Часословъ и Псалтырь, въ кожаныхъ переплетахъ, съ краснымъ обръзомъ и мъдными застежвами! А тамъ, съ Божьей помощью, они познавомятся и со Служебнивомъ и съ Минеями, и съ Тріодями". Когда у гимназистовъ для всего этого найдется время-г. Горбовъ не объясняеть; ужь не подагаеть ди онь превратить гимназів въ монастырскія или славяно-греко-латинскія школы? Это было би н последовательнее, и проще. Часословомъ и Псалтырью можно было бы заменить новые языки; служебникомъ и Тріодями-математику: Минеями-исторію и географію. Соотв'єтствующихъ результатовъ отъ подобнаго превращенія можно было бы ожидать, впрочемь, въ такомъ лишь случав, еслибы окончившіе курсь по програмив г. Горбова поступали въ монастыри или, по крайней мере, въ общество, во всемъ организованное по русскому образду XVII-го въка, тщательно огражденное отъ сношеній съ западной Европой... Преобразователянъ нашей средней школы не мвиало бы вспомнить хоть о томъ обстоятельствъ, что духовныя семинаріи, ученикамъ которыхъ богослужебныя книги всегда были достаточно знакомы, поставили въ лагерь отрицателей контингенть, едвали менёе многочисленный, чёмъ гимназін.

Религіовное настроеніе не у всёхъ и не всегда можеть быть поддерживаемо одними и тёми же средствами. Могущественно действующее на одного можеть быть лишено всякой силы по отношенію къ другому; точка опоры, если она не избрана добровольно, можеть обратиться въ камень преткновенія, источникъ твердости—въ источникъ волебаній. Закрыть передъ потребностью въ религіозномъ утёменіи всё пути, кромі одного, не значить еще направить ее именно на этотъ путь; не находя удовлетворенія въ излюбленной ею формі, она можеть совершенно заглохнуть, уступить місто невірію или индифферентизму. Отсюда опасность и безпільность борьбы, орудіємъ которой, въ области візрованія и чувства, служить формализмъ или обязательная обрядность, стісненіе или принужденіе. Чімъ громче раздаются въ нашей печати мнівнія въ родії тіхъ, о которыхъ мы только-что говорили, тімъ пріятніве встрітиться со слухомъ— по видимому, достовізрнымь—о онятіи запрещенія съ такъ называемыхъ

пашковскихъ религіозныхъ брошюръ и о дозволеніи г. Пашкову и трафу Корфу возвратиться въ Россію. По прежнему далекіе отъ всякаго сочувствія къ нашимъ великосвътскимъ ересямъ, мы продолжаемъ думать, что противовёсь для нихъ можно найти только въ убъжденіи, а не въ силь. Нельзя не пожелать, чтобы та доля свободы, которая предоставлена пашковцамъ, была распространена, наконецъ, и на ученье графа Л. Н. Толстого, новая статья котораго: "Такъ что жъ намъ теперь дёлать"? опять не могла появиться на свътъ. Средства охраны, которыми располагаетъ православная церковь, значительно увеличены возстановленіемъ упраздненныхъ приходовъ; логическимъ носледствіемъ этой меры должно быть уменьшеніе вившняго гнета, тяготвющаго надъ всеми вив-церковными религіозными теченіями. Борьба противъ последнихъ должна сделаться исключительно достояніемъ духовенства, достаточно вооруженнаго для нея и не нуждающагося въ поддержив уголовнаго суда или полицейской власти. Само собою разумфется, что союзниками духовенства въ этой борьб'в могутъ быть и добровольцы изъ среды мірянь лишь бы только они не апеллировали къ "властной рукъ", не требовали косвенно или прямо административныхъ мфропріятій противъ иначе мыслящихъ и върующихъ. Въ томъ же самомъ номеръ газеты, въ которомъ мы прочли извъстіе о предстоящемъ возвращеніи г. Пашкова, перепечатано изъ "Кіевской Старины" сообщеніе, им'вющее характеръ уголовнаго обвиненія противъ "пашковцевъ". Усматривая въ распространени Евангелія на русскомъ языкъ одну изъ причинъ совращенія въ штунду и въ баптизмъ, авторъ сообщенія утверждаеть, что діятельными агентами пропаганды были, между, прочимъ внигоноши изъ числа пашковцевъ, поселившіеся на ють Россіи для безплатной раздачи "Новаго Завъта". На чемъ основана увъренность автора, какимъ образомъ онъ могъ приподнять завъсу, подъ которой всегда скрывается у насъ проповёдь новаго религіознаго ученія---- это остается неизв'єстнымъ; предположеніе, вовсе можеть быть не соответствующее истине, возводится на степень факта, которымъ не преминуть воспользоваться наши нео-клерикалы. Для лицъ, раздёляющихъ мивнія г. Горбова, явится новый поводъ возставать противъ распространенія въ народѣ Евангелія на русскомъ языкь. Прежде чемъ подливать воду на мельницу, безъ того уже снабженную ею слишкомъ обильно, органамъ печати следовало бы по меньшей мъръ удостовъряться въ иссомиваной точности данныхъ, изъ которыхъ делается общій выводъ.

Конецъ прошедшаго и начало нынъшняго года должны были навести некоторое уныніе на систематических враговъ суда присяжныхъ. Тавихъ приговоровъ, которые можно было бы обратить въ орудіе борьбы противъ ненавистнаго учрежденія, не было постановляемо вовсе-за то не было недостатка въ вердиктахъ, прямо говорящихъ въ пользу существующаго порядка. Дъла о хищеніяхъ въ скопинскомъ и сапожковскомъ городскихъ банкахъ, дъло Свиридова (при вторичномъ разсмотрвніи его въ кіевскомъ окружномъ судв), недавно решенное въ Москве дело о поджоге застрахованныхъ барокъ, довазывали, одно за другимъ, способность присланыхъ разобраться въ массъ самыхъ запутанныхъ данныхъ и вывести изъ нихъ справедливое ръшеніе, не погръшающее ни излишнею списходительностью, ни излишнею строгостью. Къ длинному ряду этихъ доказательствъ присоединилось теперь еще одно, чуть ли не самое яркоеприговоръ по таганрогскому таможенному делу. Выла, правда, сделана въ одной газетъ попытка извлечь изъ него поголовное обвиненіе русскихъ присяжныхъ въ непоследовательности, въ "сантиментальности" (!), "обывновенно (?!) заглушающей логику и уваженіе къ общественнымъ интересамъ"; но эта попнтка встретила отпоръ, и отпоръ побъдоносный, на страницахъ той же самой газеты. Посвидътельству "юриста", присутствовавшаго, съ начала до конца, при разборъ таганрогскаго дъла въ харьковской судебной палатъ, присяжные, въ продолжение двадцати-трехъ дней остававшиеся отръзанными отъ міра, употребившіе цълыхъ три дня на разръшеніе предложенныхъ имъ 1315 (!) вопросовъ, "выдержали этотъ искусъ съ поразительнымъ теривніемъ и спокойствіемъ, посвящая двлу неослабъвающее вниманіе, не упуская изъ виду ни одной, хотя бы самой мельчайшей подробности, все отмъчая въ розданныхъ имъ судомъ для замътокъ книжкахъ, не обнаруживая никакой нервности даже тогда, вогда казалось, что процессъ затягивается до безвонечности, что онъ превращается въ какое-то скучное засъдание техническаго общества". Обвинивъ всвхъ главныхъ подсудимыхъ, какъ изъ числа чиновниковъ, такъ и изъ числа купповъ, присяжные оправдали остальныхъ не потому, чтобы истощили весь наличный запась энергін, а всябдствіе віскихь причинь, оцінка которыхь требовала бы подробнаго изложенія обстоятельствъ дала. Неудивительно, что въ виду такихъ фактовъ умолкаютъ обычныя выходки противъ суда присяжныхъ---но имъ на смену выдвигаются тотчасъ же новые способы борьбы. Въ "Московскихъ Въдомостихъ" появляются двъ статьи "бывшаго присяжнаго", въ которыхъ вопросъ о достовърности приговоровъ, постановляемыхъ присяжными, разсматривается съ математической точки зрвнія, въ связи съ теоріей ввроятностей-

Основная мысль автора заключается въ томъ, что въроятность справедливаго решенія прямо пропорціональна числу голосовъ, которымъ ръшеніе постановлено, т.-е. наиболье велика при единогласім присажныхъ, наиболъе велика при наименьшемъ возможномъ большинствъ голосовъ (7 противъ 5). Не станемъ говорить о томъ, въ какой мъръ отвлеченные математическіе законы примънимы къ такимъ сложими явленіямь, какь судебное р'вшеніе; остановимся только на практическомъ выводъ, вытекающемъ изъ аргументаціи "бывшаго присламато". Противъ суда присланыхъ, какъ учрежденія, она ровно ничего не доказываеть, и помъщение ея въ "Московскихъ Въдомостяхъ" можетъ быть объяснено только недоразумвніемъ со стороны редавціи, только желаність ся поколебать дишній разь, чвить бы то ни было и во что бы то ни стало, довъріе въ приговорамъ, постановляемымъ присяжными. Чёмъ бы ни заменить присяжныхъ-коронными ли судьями, шеффенами ли, сословными ли представителямишансы опибокъ, исчисляемые на основаніи теоріи въроятностей, останутся тъ же, пока решенія будуть постановляемы по большинству голосовъ. Единственное логичное заключеніе, къ которому приводить экскурсія изъ области суда въ область математики-это переміна въ самомъ способъ ръшенія, замъна простого большинства голосовъ большинствомъ болве внушительнымъ (двухъ третей, трехъ четвертей, няти шестыхъ и т. д.) или просто единогласіемъ, по образцу англійсвихъ порядковъ. Каковы были бы, однако, практические результаты такой заміны? Можно ли допустить, что она уменьшила бы число оправдательныхъ приговоровъ-твхъ приговоровъ, изъ-за которыхъ поднимаются почти всё газетныя бури противъ присажныхъ? Безъ сомнина-нить. Вольшинствомъ голосовъ, хотя бы минимальнымъ. постановляются вёдь, сплошь и рядомъ, не только оправдательные. но и обвинительные приговоры. Требованіе единогласія, за р'єдкими исключеніями, было бы равносильно победе большинства надъ меньшинствомъ-т.-е. сохраненіемъ status quo, подъ другой, обманчивой формой. Присяжный, несогласный съ мненіемъ своихъ товарищей, почти всегда ованчиваль бы вынужденной уступкой, номинальнымъ присоединеніемъ въ большинству. Вопросъ, такимъ образомъ, сводится къ тому, за что чаще стоить большинство; если за оправданіе, то оправданія будуть преобладать и при обязательно-единогласных вердиктахъ-и наоборотъ. Если въ Англіи проценть оправдательныхъ приговоровъ меньше, чвмъ въ Россіи, то это следуетъ приписать не способу решенія дель, а многимь другимь условіямь-давности существованія въ Англіи суда присяжныхъ, національному карактеру и темпераменту англичань, авторитету англійскихъ судей и т. п. Скажень болве: есть основание думать, что у насъ требование едино-

гласія благопріятствовало бы скорве оправданію, чвит обвиненію подсудимыхъ. Представимъ себъ, что въ одномъ случав одиннадцать присяжныхъ противъ одного высказались, при первомъ голосованів. за оправданіе, въ другомъ—за осужденіе подсудимаго. Въ какомъ изъ этихъ случаевъ больше шансовъ, что одинъ перетанетъ на свою сторону всёхъ остальныхъ или доведеть своимъ упорствомъ до передачи дела на разсмотрение другого состава присяжныхъ? Напъ кажется, что въ последнемъ, и вотъ почему. Чтобы обвинить нодсудимаго, нужно убъдиться въ его виновности-чтобы оправдать его, достаточно допустить возможность его невинности. Что легче -убъдить одиннадцать человъкъ или возбудить въ нихъ колебаніе, сомывніе? Что легче-добиться отъ людей, не увіренныхъ въ виновности подсудимаго, подписанія обвинительнаго приговора, или склонить людей, плохо в ращихъ въ невинность подсудимаго, въ оправданию его за недостаточностью довазательствъ? Оть вого можно ожидать большей настойчивости, большей выдержки — оть того ли, кто хочеть спасти подсудимаго, или оть того, кто хочеть подвести его подъ уголовную кару? На всъ эти вопросы, особенно въ виду извъстныхъ свойствъ русской натуры — магкости. жалостливости, отзывчивости-едва ли могуть быть даны два различные отвъта. Допустимъ, однако, что непреклонность одного присяжнаго помѣшада произнесенію оправдательнаго вердикта и повлекла за собою новое разсмотртніе дтла; много ли при этомъ возникаєть шансовъ для осужденія подсудимаго? Очень мало, потому что самый факть вторичнаго разбора возбуждаеть въ присяжныхъ состраданіе къ обвиняемому, дважды подвергающемуся одной и той же нравственной пыткъ, и не располагаетъ ихъ въ пользу обвищенія. Итакъ. каковы бы ни были, сами по себъ, достоинства и недостатки системы, требующей отъ присяжныхъ единогласнаго решенія, привести къ большей строгости приговоровь эта система ни въ какомъ случав не можетъ, и вопросъ о перенесеніи или неперенесеніи ся на нашу почву долженъ обсуждаться не съ обычной точки зрвнія московской газеты.

Возвращаемся къ таганрогскому дѣлу, чтобы увазать въ немъ еще одну черту, весьма карактеристичную для суда присажныхъ Обвинены присажными именно тѣ подсудимые, защита которыхъ отличалась особою талантливостью, особымъ блескомъ. На публику, даже на представителей обвиненія нѣкоторыя защитительныя рѣчи про- извели, повидимому, большое, глубокое впечатлѣніе—но онѣ не по- дѣйствовали на присажныхъ, основавшихъ свой приговоръ на спо- койной, самостоятельной оцѣнкѣ обстоятельствь дѣла. Не слѣдуетъ

ли заключить отсюда, что адвожатское краснорфчіе, даже самой высшей нробы, вовсе не представляеть тёхь опасныхъ сторонъ, на которыя любять напирать враги новаго суда и самостоятельной адвоватуры? Не ясно ли, что для достиженія цёлей правосудія нёть нивакой надобности стеснять свободу защиты, усиливать дисциплинарную власть предсёдателя или суда и побуждать ихъ къ неукоснительно-строгому пользованию этом властью? Задача защиты совершенно отлична отъ задачи суда — но это еще не значить, чтобы между тою и другою существовало внутреннее противоръчіе. Защитникъ, прежде всего-истолкователь действій обвиннемаго. Онъ можеть и должень выставлять на видь твоную связь между единичнымъ поступкомъ и ходячими взглядами, между личною и общественною нравственностью — но отъ судей или присяжныхъ зависить опредвлить, такъ ли велика эта связь, чтобы она могла оправдать подсудимаго или уменьшить его виновность. Напрасно было бы негодовать на защиту за констатированіе той легкости, съ которою обходятся у нась на каждомъ шагу таможенныя правила-напрасно уже потому, что этому аргументу обвинитель или гражданскій истець, безъ сомивнія, противопоставили другой, не менве выскій, и выборь между обоими быль открыть для присяжныхъ. Присяжные; очевидно, сказали самимъ себъ, что хотя между цассажиромъ, не уплачивающимъ несколькихъ рублей за два-три платья, купленныя имъ для жены, и вущемъ, систематически освобождающимъ себя, путемъ сделовъ сь таможенными чиновниками, оть многихъ десятковъ тысячь таможеннаго сбора, и существуеть нъкоторое сходство, но оно значительно перевъщивается различіемъ-тавъ значительно, что обычная безнававанность перваго отнюдь не можеть служить доводомъ противъ наказуемости второго.

Преступленіе весьма часто является не чёмъ инымъ, какъ врайнимъ выраженіемъ сильно развитого въ обществів инстинкта, крайнимъ результатомъ господствующей или широко распространенной привычки. Оно не перестаетъ, векъдствіе этого, быть преступленіемъ—но оно становится, вийсті съ тімъ, напоминаніемъ о чемъ-то неладномъ, о чемъ-то гниломъ, неустранимомъ посредствомъ однихъ только преслідованій и наказаній. Обязанность подчеркнуть это напоминаніе упадаетъ преимущественно на долю защиты—и этимъ обусловливается, между прочимъ, ся значеніе въ уголовномъ процессів. Раскрыта ли защитой та или другая слабая сторона общественной жизни какъ обстоятельство, оправдывающее преступника, или какъ причина, объясняющая преступленіе—указаніе ся, если оно мітко и справедливо, во всякомъ случать сохраняеть свою цёну, сохраняеть се независямо отъ вліянія, оказаннаго имъ на исходъ даннаго дёла. Разсматривая

съ этой точки зрѣнія защиту Вальяно и К-°, нельзя не признать, вивств съ нею, что стремление уклониться оть уплаты таможенныхъ пошлинъ-это зерно, изъ котораго выросло объемистое и широво развътвленное дерево таганрогскихъ хищеній-составляеть у насъ не столько исключение, сколько общее правило. Обманъ, объектомъ котораго служить таможня, силошь и рядомъ-если размёры его не велики—считается скорте невынной шуткой, чты безиравственным. безчестнымъ поступкомъ. Откуда такое странное извращение понятий? Мы едва ли ошибемся, если станемъ искать его главный источникъ въ томъ складъ мыслей и чувствъ, который образовался въ высшихъ привилегированных в классах нашего общества вследствие их привилегированности, вследствіе вековой ихъ свободы оть всякихъ видииыхъ 1) матеріальныхъ обязательствъ по отношенію къ государству. Ничего, при обыкновенныхъ условіяхъ, не платя въ казну и видя въ этомъ одинъ изъ признаковъ своего превосходства надъ массой податныхъ сословій, привилегированные классы не могли не относиться съ неудовольствіемъ, похожимъ на негодованіе, ко всякому требованію, "низводивніему" ихъ въ разрядъ илательщиковъ налога. Эта исторически выработанная черта отразилась еще недавно въ неблагосклонномъ пріемъ, сдъланномъ, съ разныхъ сторонъ, закону 1882 г. о пошлинь съ наследствъ, и продолжаеть отражаться въ попыткаль обойти действіе этого закона. Она исчезнеть только тогда, когда въ завонодательствъ и въ живни не останется больше мъста для самого понятія о сословению податникь привилегіямь, когда постыднымь и унивительнымь будеть считаться не участіе въ общемъ податномъ бремени, а уклоненіе отъ него, неоправдываемое нуждою. Пора убідиться въ томъ, что всявій педочеть въ налогахъ, платимыхъ болье достаточными классами, упадаеть на массу плательщиковь, исправныхь по-неволь, что обмань казны, наполняемой трудовыми кольйками народа, пичвив не отличается оть обмана, направленнаго противъ частныхъ лицъ. Мы очень хорошо знаемъ, что распространение этого убъжденія находится въ связи съ политическимъ воспитанісиъ народа, съ укръпленіемъ общаго понятія о правъ и о соотвътствующихъ ему обязанностяхъ; но если политической честности не одвнаково благопріятствуєть всякій государственный и общественный строй, то это еще не значить, чтобы попечение о ней могло быть отложено до наступленія другихь, болве счастливыхь условій. Чемь

<sup>1)</sup> Говоримъ: видимихъ, потому, что уплата косвенныхъ налоговъ, сливающихся съ ценою товара, не бросается въ глаза, да и избежать ея большею частью него возможности.

дольше держались податныя привилегіи, тёмъ тяжелёе долгь, навопившійся на привилегированныхъ классахъ, тёмъ непростительнёе стремленіе ускользнуть отъ его уплаты, разъ что она сдёлалась до извёстной стечени возможной. У насъ реакція противъ старыхъ взглядовь и прывычекъ, узаконяющихъ или извиняющихъ безцеремонное отношеніе къ казні, тёмъ боліве необходима, что въ близкомъ будущемъ предстоитъ—нужно надёлться—введеніе подоходнаго налога, въ взиманіи котораго существенно важную роль играетъ именно добросов'єстность плательщиковъ.

"Мы не считаемъ существующихъ законовъ о печати особенно ствснительными для писателя". Въ устахъ администратора новъйшей школы, въ устахъ дилеттанта, незнакомаго по собственному опыту съ бременемъ журнальной или газетной работы, въ устажъ больного звукобоявнію, выше всего ставящаго молчаніе или робкій, едва слышный шопоть, это изреченіе нась бы не удивило; но повърять-ли читатели, что оно произнесено писателемъ, журналистомъ по профессіи, болве двадцати льть стоящимъ въ вруговоротв періодической прессы? Правда, продиктованы ему эти слова прекраснымъ чувствомъ---чувствомъ благодарности; онъ только-что получилъ разръшение издавать свой журналъ безъ предварительной ценвуры. Подъ вліяніемъ радостнаго волненія не следовало бы, однаво, забывать о другихъ и думать только о самомъ себъ. Еслибы приведенная нами фраза была редактирована такимъ образомъ: "мы не считаемъ существующихъ законовъ о печати особенно стеснительными для насъ лично", то противъ нея нельзя было бы сказать ни слова; она соответствовала бы, быть можеть, действительному положенію діла, или выражала бы собою субъективное настроеніе автора, не подлежащее критики. Г. Аверкіеву, быть можеть, одинаково легко издавать свой "Дневникъ писателя" и подъ цензурой, и безъ цензуры; но никакихъ общихъ выводовъ изъ этого единичнаго факта, очевидно, выводить нельзя, и легкое для одного не становится еще, тъмъ самымъ, "не особенио стъснительнымъ" для всъхъ писателей. Скажемъ болве: пова законы о печати-съ ихъ дополненами, разъясненіями и практическими приміненіями-узаконяють, въ сущности, одно только "усмотреніе", никто не можеть сказать заранее, что никогда не почувствуеть отъ нихъ никакихъ "особенныхъ стёсненій". Бывшему сотруднику "Времени" это должно было бы быть понятно больше чёмъ кому бы то ни было другому. Приступая къ изданію "Времени", братья Достоевскіе и журнальные ихъ друзья

им'вли полное право, полное основание надъяться, что не встретять на своемъ пути никакихъ "особыхъ" препятствій. Не прощло н двухъ съ половиною лътъ, какъ эта надежда уступила мъсто разочарованію; изв'ястно недоразум'яніе, вызванное статьею г. Страхова (г. Страхова!): "Рововой вопросъ", извъстны и печальныя послъдствія этого недоразум'йнія для журнала, только-что начинавшаго пріобр'ятать прочное м'ясто въ литератур'я. Нужно ли напоминать о невзгодъ, постигшей въ 1866 г. газету г. Каткова, объ опалъ, такъ долго тяготъвшей, послъ запрещенія "Москвы" и "Москвича", надъ органами славянофильства?.. Далеко не равны, конечно, шансы шсателей испытать на себъ удары Дамоклова меча-но оть возможности его паденія не огражденъ никто. Сознаніе общей опасности вызываеть обыкновенно некоторую солидарность, выражающуюся, но меньшей мірів, въ желанін другихъ, лучшихъ условій. Русская печать составляеть, къ несчастью, исключение изъ общаго правила: нъкоторые органы ел избирають своимь девизомъ старую экономическую формулу: "chacun pour soi, chacun chez soi"—или, въ вольномъ русскомъ переводъ: "миъ корошо---а до другихъ миъ иътъ дъла". Съ этой точки зрвнія "Правительственный Вестникъ" несомивнно правъ. выставляя на видъ. въ замъткъ о "Дневникъ-писателя", "оригинальность и независимость убъжденій г. Аверкіева. "Въ главныхъ руководящихъ стальяхъ "Диевника", говоритъ названиая нами газета,--- чувствуется самостоятельный голось, не подкупленный вліяніемъ навихъ нибудь литературныхъ партій и авторитетовъ". Дъйствительно, мивніе о "не особенной ствсиительности существующихъ законовъ о печати" ни изъ какой "литературной партіи" не можетъ исходить и безъ преувеличенія можеть быть названо оригинальнымъ.

"Правительственный Въстиивъ" хвалитъ г. Аверкіева; газета князя Мещерскаго хвалитъ г. Пазухина, знакомаго нашимъ читателямъ по предъидущему внутреннему обозрѣнію. Похвалы, идущей изъ этого источника, только и недоставало для полноты извъстности г. Пазухина. "Пазухинъ",—говоритъ авторъ "Дневника" въ "Гражданинъ",—еще молодой человъкъ. Молодость даетъ его рѣчи свъжесть и бодрость; но всъ мы замътили, что въ немъ нѣтъ увлеченій ин предвалтыми мыслями (!), ни поверхностными впечатлѣніями въроятно, оттого омъ такъ ясенъ и убъжденно убъдителенъ... Насъ слушало его нѣсколько человъкъ, и всякій изъ насъ испыталъ то же самое впечатлѣніе. Каждый изъ насъ понялъ, что человъкъ, излагавшій свой взглядъ на мѣстные нолитическіе вопросы, не привадлежаль им къ какой партіи, а передавалъ сущность того, что свътлымъ и безпристрастнымъ умомъ имъ было выработажо въ жизнен-

ной практивъ, одно—какъ аксіомы, другое—какъ въроятныя и правдоподобныя положенія". Въкакой степени свътла и безпристрастна мысль г. Пазухина—объ этомъ можеть судить каждый читатель его статьи; но мы не безъ удовольствія узнали, что онъ не примыкаеть ни къ какой партіи, и что слъдовательно проекть дверянскаго земства и "высшаго земскаго сословія" принадлежить лично ему, ему одному. Остается только пожелать, чтобы этоть проекть и на будущее время продолжаль быть собственностью одного лишь своего автора.

Въ Москвъ давно окончились городскіе выборы, въ Петербургъ только-что начались.

Можно ли представить себѣ болве сильный аргументь въ подьзу неотложнаго пересмотра Городового Положенія 1870 г., чёмъ результать выборовь въ петербургскую городскую думу по первому разряду избирателей? Нормальны ли, терпимы ли такіе избирательные порядки, при которыхъ небольшая горсть людей, обладающая, однако, правомъ избирать цёлую треть гласныхъ, пользуется этимъ правомъ, и притомъ, на "законномъ" основаніи, для проведенія въ думу элементовъ, на этотъ разъ прямо враждебныхъ интересамъ массы городского населенія? Далеко еще не покончивъ своихъ счетовъ съ обществомъ водопроводовъ, дума рискуетъ обратиться въ филіальное учрежденіе этого общества, въ его контору; на помощь предстателямъ и защитнивамъ послъдняго, и прежде уже слишкомъ многочисленнымъ въ рядахъ городского управленія, являются теперь новыя силы, ознаменовавшія себя покамість только одною, осужденною дважды судомъ, борьбою ихъ съ городомъ. Большее изъ двухъ золъ всегда заставляеть пожальть о меньшемь; отсутстве крыко сплоченныхь, правильно организованныхъ партій отзывалось иногда неблагопріятно на городскихъ выборахъ, а потомъ и на деятельности городской думы — но оно было въ тысячу разъ лучше, чвиъ существование такой партін, какая "поб'вдила" на выборахъ 11—16 марта и, судя по газетнымъ свъденіямъ, собирается "побъдить" на выборахъ второго, а можеть быть и третьяго разрядовь, т.-е. выбрать себя до выборовъ, а на выборы явиться только для формальности, съ твиъ, чтобы можно было после того утверждать, что воть-моль городское общество само склоняется въ пользу грязной воды, а потому и выбираеть своими представителями усердныхъ поставщивовъ ея и защитниковъ. Остается развъ надъяться, что со вторымъ и съ третьимъ разрядомъ справиться будеть не такъ легко, какъ съ первымъ, гдъ число избирателей не превышало 200, а потому овладъть, тъми или

другими способами, довъренностью въ первомъ разрядъ не представляло особаго затрудненія; но самая полнота перваго торжества, быть можеть, разбудить городское общество и тъмъ предупредить повтореніе печальной омибки, а довърителей заставить вспомнить извъстное изреченіе: "Traue, schaue wem"—върь, но смотри, кому върншь!!

Наше внутреннее обозрѣніе, въ виду наступающихъ праздниковъ было уже сдано въ печать, когда мы прочли правительственное сообщеніе о внесеніи министромъ финансовъ въ государственный совѣтъ проекта положенія, установляющаго процентный сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. Нельзя не привѣтствовать эту финансовую мѣру, какъ новый шагъ къ введенію общаго подоходнаго налога и пожелать утвержденія проекта еще до окончанія законодательной сессіи 1884—1885 гг.

Надатель и редакторь: М. Стасюлевичъ.

# содержание

#### BTOPOTO TOMA

марть — апръль, 1885.

#### Кинга третья — Мартъ.

| Шесть льть переписки сь И.С. Тургеневымь. — 1856—1862 гг.— Г.— В. АННЕНКОВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ş          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Графиня Е. II. Ростопчина.—1811—1858 гг.—Е. С. НЕКРАСОВОЙ. На война.—Воспоминанія и очерки. — XV-XXI. — Окончаніе.—А. В. ВЕРУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> 2 |
| ЩАГИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145        |
| Повемельный вопрось въ Европъ и Россін.—ІV.—Л. З. СЛОНИМСКАГО Тормазы русскаго искусства.—ІШVI.—В. В. СТАСОВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172<br>212 |
| Милый другь.—Повесть Гюн де-Мопассана.—I—IV.—А. Э.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245        |
| Московская старина.—V.—Поиски за европейскимъ знаніемъ и образован-<br>ностью.—А. Н. ПЫПИНА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299        |
| Современный русскій романь въ его главныхъ представителяхъ.— I — Крестов-<br>скій (псевдонимъ).— IV.—Окончаніе.— К. К. АРСЕНЬЕВА                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342        |
| Стихотворина.—І. Изъ Бодарра.—Ц. Меня ты, мой другь, пожалыл.—Д. МЕ-РЕЖКОВСКАГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370        |
| Хроника.—Внутреннее Овозръние.—Новне образци сословнаго прожектерства.— Сословное земство и привидегированное дворянство. — Безсословность, какъ источникъ всёхъ золъ, и устранение ея, какъ декарство отъ всёхъ болёзней.—"Мечи правосудія" въ остзейскихъ губерніяхъ.—Правила о процентномъ и раскладочномъ сборё.—Шестая глава проекта особенной части уголовнаго уложенія.—Новня свёденія о крестьянскомъ поземель- | 310        |
| номъ банкв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 372        |
| Иностраннов Овозрънів.—. Інберальные принципы въ иностранной политикъ.— Неудачи и промахи министерства Гладстона.—Борьба партій и министерскій кризисъ. — Вившніе успёхи Франціи и двятельность Жюля Ферри.—Пренія въ парламентахъ французскомъ и германскомъ по по-                                                                                                                                                    | 005        |
| воду упадва клюбныхъ ценъ.—Речи князя Бисмарка и ихъ особенности.<br>Стоивтие газеты "Таймсъ".— he Centenary of the Times, by W. Fraser<br>Rae. — Б.                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Литературнов овозръців.—Архивъ юго-западной Россіи, т. IV, ч. 1.—Матеріалы для исторін земскихъ соборовъ XVII стольтія, В. Латкина.—В. Острогорскаго: Бесьди о преподаваніи словесности; Виразительное чтеніе;                                                                                                                                                                                                          | 411        |
| Русскіе писатели для школь — А. В. Вивлюграфическая заметка. — "Чортикь на дрожкахь", 1761—1799.— А. Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 435        |
| ПЫПИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444        |
| Некрологъ.—К. К. Зейдинцъ.—П. А. ВИСКОВАТАГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445        |
| леніе въ Харьковъ.—Изъ міра печати.  Бивлюграфическій листокъ.—Полное собраніе сочиненій И. С. Тургенева.—  Стихотворенія И. С. Тургенева. — Въ средъ умъренности и аккуратности. М. Е. Салтыкова (Щедрина).—Сочиненія и переписка П. А. Плетнева.—Матеріалы для исторіи, археологіи и статистики города Москвы Ив. Забълина.—Словарь практическихъ свъденій, д-ра Л. Симонова.                                         | 447        |

## Кинга четвертая.—Апръль.

CTP.

| Шесть льть переписки сь И. С. Тургеневимь. — 1856 - 1862 гг. — П.—П. В. АННЕНКОВА.                                                                                                                                                                                                     | 465 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Пвстрыя письма.—Н. ЩЕДРИНА                                                                                                                                                                                                                                                             | 506 |
| TOPMASH HOBATO PYCCRATO HCRYCOTBA.—VIII-XIII.—B. B. CTACOBA                                                                                                                                                                                                                            | 526 |
| Жизнь за жизнь.—Разсказъ.—Часть первая.— I-VI.—Н. А. ТАЛЬ                                                                                                                                                                                                                              | 577 |
| Берлинь, какъ столица Германів.—Воспоминанія о пятильтнемъ пребиванів въ                                                                                                                                                                                                               | ,   |
| немъ Г. Брандеса.—Переводъ съ датскаго.—І-ІХ.—П. Г.                                                                                                                                                                                                                                    | 621 |
| Милый другь.—Повесть Гюн де-Мопассана.—V-VI.—A. Э.                                                                                                                                                                                                                                     | 686 |
| Поземельный вопросъ въ Европъ и въ Россіи.—VI-X.—Окончаніе.—Л. 3. СЛО-                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 744 |
| СтихотвореніяІ. Изъ Винцента ПоляІІ. Изъ СырокоминВ. Н - ля.                                                                                                                                                                                                                           | 778 |
| О вадачахъ русской этнографін.—І.—А. Н. ПЫПИНА                                                                                                                                                                                                                                         | 789 |
| Хроника.—Внутренние Обозрвніе.—Столетняя годовщина дворянской грамоты.—                                                                                                                                                                                                                | 700 |
| Служи о ходатайствахъ, къ ней пріурочиваемыхъ.—Способы празднованія                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| обылея и самый его характеръ. — Глава объ оскорбленіяхъ въ проектъ                                                                                                                                                                                                                     |     |
| особенной части уголовнаго уложенія.—Воинская повинность въ Петер-                                                                                                                                                                                                                     | 810 |
| бургв                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 880 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUU |
| Иностраннов Обозръние.—Международные газетные споры.— Отношенія между Англією и Россією.— Патріотическія увлеченія.— Проекть "имперской британской федераціи".— Пререканіе между лордомь Гренвилемь и княземъ Бисмаркомъ.—Рёчи въ германскомъ парламентв.—Перемёна въ Вашингтонё.      | 837 |
| Литературное Овозрънів. — А. М. Уманецъ, Колонизація свободныхъ земель                                                                                                                                                                                                                 | 001 |
| Россін.—В. В.—В. В. Чуйко, Современная русская поэзія въ ея пред-<br>ставителяхъ.—К. К.                                                                                                                                                                                                | 851 |
| По поводу вниги М. О. Кондовича: Исторія русскаго самосознанія по истори-                                                                                                                                                                                                              | 001 |
| ческимъ паматникамъ и научнымъ сочиненіемъ.—Н. И. КОСТОМАРОВА.                                                                                                                                                                                                                         | 987 |
| Изъ Овщественной Хроники.—Возстановление упраздненныхъ приходовъ и во-<br>просъ о церковно-приходскихъ школахъ. — Достоверность приговоровъ,<br>постановленныхъ присяжными.—Присяжные и защита по таганрогскому<br>таможенному делу.—Изъ міра печати.—Начало городскихъ выборовъ въ    |     |
| riachne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 879 |
| Бивнографическій Листокъ. — Политическая экономія, какъ ученіе о процессь развитія экономическихъ явленій, Ив. Иванюкова. — Дневникъ пребыванія Царя-Освободителя въ дунайской армін, Л. М. Чичагова. — Всеобщая исторія литературы, п. р. А. Кирпичникова, вып. XVII. — Земля и люди, |     |
| Эл. Реклю, т. VII.—Исторія искусствь сь древивникь времень, П. П. Гивдича. — Путевыя впечатльнія въ Португаліи, Франціи, Австрім и Италіи, К. Скальковскаго.                                                                                                                           |     |

~~~~~

MH.

Полгода: Четверть:
- , 10 , 6 ,
- , 11 , 7 ,
н — 2 р. 50 к.,

Tymore.

онторѣ журнала ин., 7, и 2) въ Іевскомъ просова, на Кузнецвъ Конторѣ Н. итѣ въ редакцію . Тамъ же приія въ журналѣ.

низ поднисчивань которые выслам ная, 20, съ сообщеежденіе, гдф (NB)

заність прежняго пастся 1 р. 50 к.; ъ вностранние —

CARIBHR BY BHME-SEE, EREL NO NO-

юдинхъ, которие

KYPAA. ., 7.

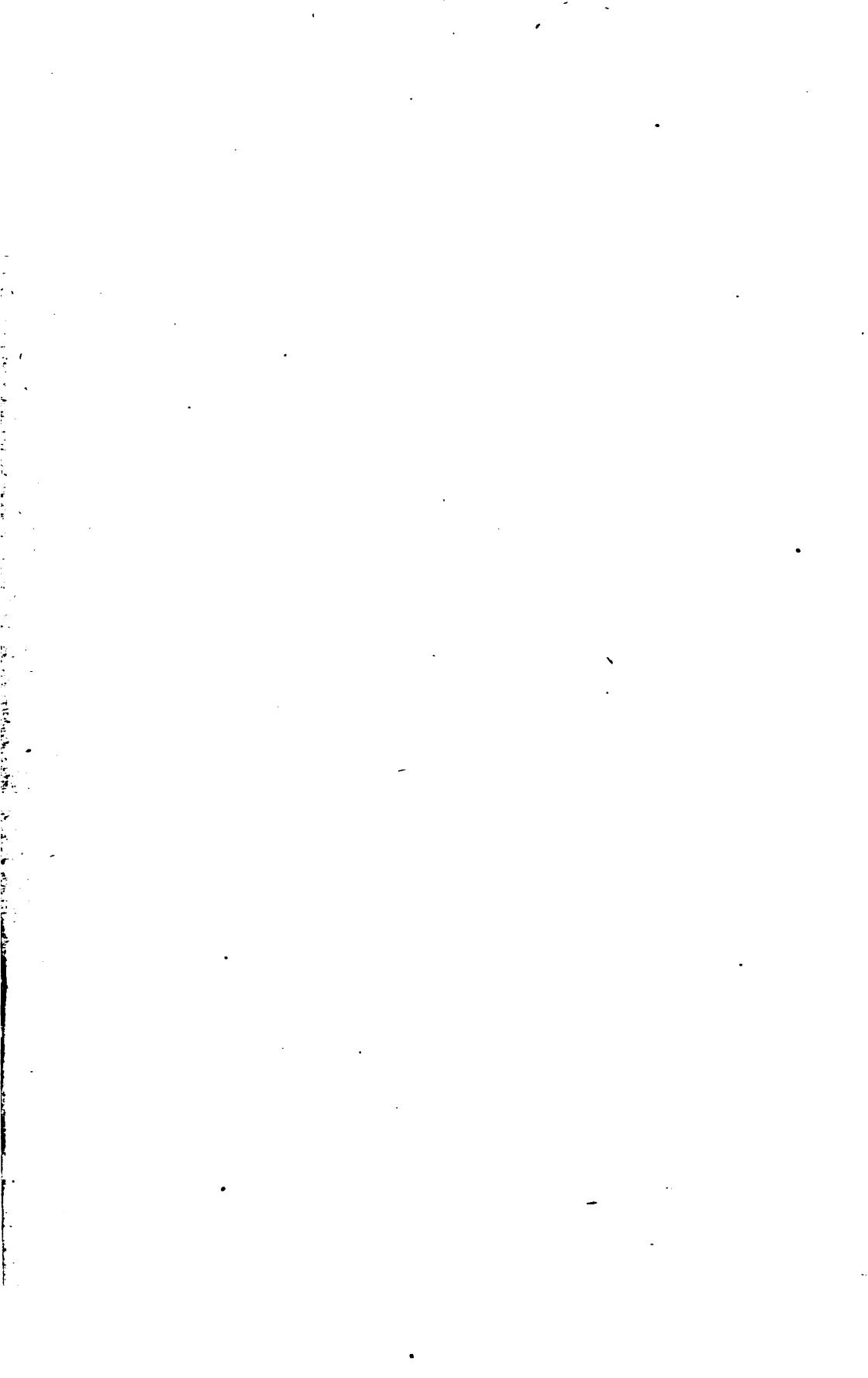

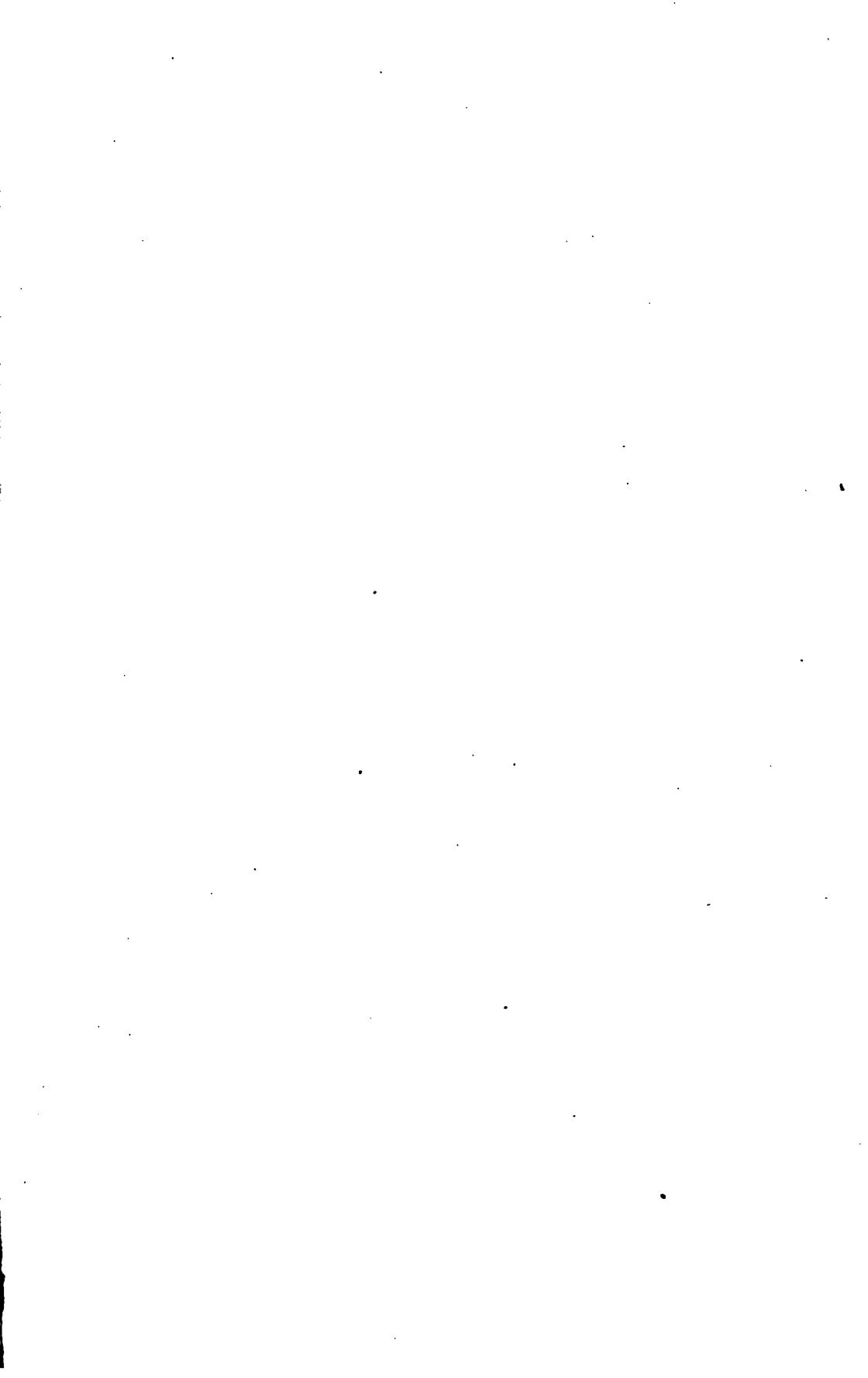